

PYCCKAS ICTOPIS

ВЪ

## ЖИЗНЕОПИСАНІЯХЪ ЕЯ ГЛАВНЕЙШИХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ

Н. Костомарова.

## томъ второй:

господство дома Романовыхъ до вступле на престолъ екатерины II.

XVII-oe CTOJBTIE.





## САНКТИЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 2 л., 7.







## оглавление второго тома

|       |                                                 | Стр. |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| I.    | Царь Михаилъ Өедоровичъ                         | 1    |
| П.    | Кіевскій митрополить Петръ Могила               | 59   |
| III.  | Царь Алексъй Михайловичъ                        | 97   |
| IV.   | Патріархъ Никонъ                                | 157  |
| V.    | Малороссійскій гетманъ Зиновій-Богданъ Хмель-   |      |
|       | ницкій                                          | 221  |
| VI.   | Преемники Богдана Хмельницкаго                  | 287  |
| VII.  | Стенька Разинъ                                  | 325  |
| III.  | Сибирскіе земленскатели XVII вѣка               | 345  |
| IX.   | Галятовскій Радивиловскій и Лазарь Барановичь . | 355  |
| X.    | Епифаній Славинецкій, Симеонъ Полоцкій и ихъ    |      |
|       | преемники                                       | 385  |
| XI.   | Юрій Крижаничъ                                  | 429  |
| XII.  | Царь Өедоръ Алексвевичъ                         | 459  |
| XIII. | Царевна Софья                                   | 475  |
|       | Ростовскій митрополить Димитрій Туптало         |      |
|       |                                                 |      |



словъ въ Австрію съ такимъ объясненіемъ: мы интогда этого не слыхали, да и въ мысли у бояръ и воеводъ и всякихъ чиновъ людей Уюсковскаго Государства не было, чтобы выбирать государы не греческой въры. Если Пожарскій такъ говорилъ, то онъ поступалъ безъ совъта всей земли, а быть можетъ, вашъ посланникъ Юсуфъ или переводчикъ сами это выдумали, чтобы выманить жалованье у своего государи 1).

Внутри государства многіе города били сожжены до-тла, и самая Москва находилась въ развалинахъ. Повсюду бродили шайки подъ названіемъ казаковъ, грабили, сожигаля жилища, убивали и мучили жителей. Внутреннія области сильно обезлюдьля. Поселяне еще въ прошлодъ году не могли убрать клѣба и умирали отъ голода. Повсюду господствовала крайняя нищета; въ казив не было тонода. Повсюду господствовала крайняя нищета; въ казив не было тонода под посельно обела веля за собою другія, но самая веля но другія, но самая веля най бъда состояла въ томъ, что московскіе люди, по

Мало въ исторіи найдется прим'вровь, когда бы новый государы вступиль на престоль при такихы крайне печальныхь обстоятельствахь, при какихъ избрань быль шестнадцатильтній Михаиль Оедоровичь. Съдвумя государствами: Польн шею и Швеціею, не окончена была война. Оба эти государства владели окраинами московской державы и выставляли двухъ претендентовъ на московскій престоль двухъ соперниковъ новоизбранному дарю. Третьяго соперника ему провозглащала казацкая вольница въ Астрахани въ особъ малолътняго сына Марины, и Зарудкій, во имя его, затіваль двинуть турокъ и татаръ на окончательное разореніе Московскаго Государства. Ожидали-было еще соперника царю и въ табсбургскомъ домв. Въ 1612 году цезарскій посланникь Юсуфъ, пробажая черезъ Московское Государство, изъ Персіи, видился въ Ярославль съ Пожарскимъ, и, услышавши отъ него жалобы на бъдственное состояніе Московскаго Государства, зам'ятиль, что хорошо было бы, если бы московскіе люди пожелали избрать на престоль цезарскаго брата Максимиліана. На это Пожарскій, канъ говол рятъ, отвъчалъ, что если бы цезарь далъ на московское государство своего брата, то московскіе люди приняли бы его съ великою радостью. Объ этомъ узнали въ Германіи; императоръ присладъ Пожарскому похвальное слово; но Максимиліанъ, отговариваясь старостью, отказывался отъ русскаго престола. Императорскій посланникъ прибыль въ Москву съ грамотою в боярамъ въ то время, какъ уже избранъ былъ Михаилъ, и предлагалъ боярамъ въ цари другого императорскаго брата. Это встревожило новое правительство, и царь отправиль пословъ въ Австрію съ такимъ объясненіемъ: мы никогда этого не слыхали, да и въ мысли у бояръ и воеводъ и всякихъ чиновъ людей Московскаго Государства не было, чтобы выбирать государя не греческой въры. Если Пожарскій такъ говорилъ, то онъ поступалъ безъ совъта всей земли, а быть можетъ, вашъ посланникъ Юсуфъ или переводчикъ сами это выдумали, чтобы выманить жалованье у своего государя 1).

Внутри государства многіе города были сожжены до-тла, и самая Москва находилась въ развалинахъ. Повсюду бродили шайки подъ названіемъ казаковъ, грабили, сожигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутреннія области сильно обезлюдъли. Поселяне еще въ прошломъ году не могли убрать хлъба и умирали отъ голода. Повсюду господствовала крайняя нищета; въ казнъ не было денегъ и трудно было собрать ихъ съ разоренныхъ подданныхъ. Одна бъда вела за собою другія, но самая величайшая бъда состояла въ томъ, что московские люди, по мъткому выраженію матери царя, "измалодушествовались". Всякій думаль только о себь; мало было чувства чести и законности. Всъ лица, которымъ повърялось управление и правосудие, были склонны для своихъ выгодъ грабить и утъснять подчиненныхъ не лучше казаковъ, наживаться насчеть крови бъднаго народа, вытягивать изъ него последние соки, зажиливать общественное достояніе въ то время, когда необходимо было для спасенія отечества крайнее самопожертвованіе. Молодого царя тотчасъ окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себъ какъ можно болъе земель и присвоивали даже государевы дворцовыя села. Въ особенности родственниви его матери, Салтыковы, стали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя, между темъ какъ лучшіе, наиболье честные двятели Смутнаго времени оставались въ твни заурядъ съ другими. Князь Дмитрій Пожарскій, за нежелание объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтывову, выданъ былъ ему головою 2). Близъ молодого царя не было людей, отличавшихся умомъ и энергіей: все

<sup>1)</sup> Важных последствій изь этого не было никаких, но, темь не мене, до 1616 года отношенія къ императору были холодныя: вь особенности по причине неуменія русских пословь вести себя прилично, и только въ этомъ году императоръ приказаль уверить московскаго государя, что онъ не будеть помогать польскому королю войскомъ и деньгами и не дозволить полякамъ нанимать ратныхъ людей въ своихъ владеніяхъ.

<sup>2)</sup> Обычай этоть соблюдался такимъ образомь: по царскому приказанію дьякъ или подъячій вель "выдаваемаго головою" пішкомъ (что уже составляло безчестіе) во дворь соперника, ставиль его на нижнемь врыльців и объявляль, что царь выдаеть такого-то головой. Пожалованный биль царю челомь за милость и дариль дьяка или подъя-

только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная исторія русскаго общества приносила горькіе плоды. Мучительства Ивана Грознаго, коварное правленіе Бориса, наконець, смуты и полное разстройство всёхъ государственныхъ связей выработали поколёніе жалкое, мелкое, поколёніе тупыхъ и узжихъ людей, которые мало способны были стать выше повседневныхъ интересовъ. При новомъ шестнадцатилѣтнемъ царѣ не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежнихъ временъ. Самъ Михаилъ былъ отъ природы добраго, но, кажется, меланхолическаго нрава, не одаренъ блестящими способностями, но не лишенъ ума; за то не получилъ никакого воспитанія и, какъ говорятъ, вступивши на престолъ, едва умѣлъ читать.

Въ высшей степени знаменательно суждение одного голландца о тогдашнемъ состояніи Россіи: "Царь ихъ подобенъ солнцу, котораго часть покрыта облаками, такъ что вемля московская не можетъ нолучить ни теплоты, ни свъта... Всъ приближенные царя — несвъдущіе юноши; ловкіе и дъловые приказные - алчные волки; всв, безъ различія, грабять и разоряють народъ. Никто не доводитъ правды до царя; къ царю нътъ доступа безъ большихъ издержекъ; прошенія нельзя подать въ приказъ безъ огромныхъ денегъ, и тогда еще неизвъстно, чъмъ кончится дёло: будеть ли оно задержано или пущено въ ходъ". Смутное время, однако, сдёлало большую перемёну въ стров государственнаго правленія противъ прежнихъ временъ: оно выдвинуло значение собора всей Земли Русской. Въ половинъ XVII века русскій эмигранть Котошихинь писаль, что царя Михаила Өедоровича, какъ и всёхъ царей после Грознаго, выбрали съ записью, въ которой избранный государь обязывался никого безъ суда не казнить и всё дёла дёлать съобща съ боярами и думными людьми. Такой записи не сохранилось, и нътъ основанія предполагать, что она существовала; но на ділів происходило действительно такъ, какъ-бы и на самомъ деле существовала эта запись; во все свое царствованіе, а въ первыхъ годахъ въ особенности, царь Михаилъ Оедоровичъ въ важныхъ дёлахъ собиралъ земскую думу изъ выборныхъ всей земли и вообще во всёхъ дёлахъ дёйствовалъ за-одно съ боярскимъ приговоромъ, какъ и значится въ законодательныхъ актахъ того времени. Это объясняется новостью династіи и темъ, что Михаилъ былъ посаженъ на царство волею собора; при смут-

чаго подарками, а выданнаго себь головою отпускать домой, но не дозволяя ему садиться на лошадь у себя на дворь. Выданный головою, обыкновенно, при этомъ ругался всеми способами, и пожалованный не обращаль на то никакого вниманія. Иногда же царь за ослушаніе, кромь выдачи головою, приказываль наказывать виновнаго батогами.

ныхъ обстоятельствахъ онъ додженъ обыль, одля собственной безопасности, одираться на волю вемли. Такое участіє вемокой сиды въд правления не могло обратиться во что нибудь пирочное, какъпо грубости правовъ и невъжествущие дававшему пароду достигнуть яснаго сознанія разділенія властей, такъ еще боліве по причины того "малодущества" поторое тогда посподствовало вы народь, особенно вы высщихь столонать Доганой степени быди грубы въ повремя правы, повазываеть го, что близвіе въ царю люди почти на глазахы ено ругались и прались между собою и не смущались триба когда ихъ билино щекамътили батох гами. 1). Участіє земских десоборовь въправленій не моглопостат новить лихоимства, неправосудія и всякало рода насилій, дозвол ляемыхъ себъ воеводами и вообще начальными людьмил полому что какь бы ихъ ни смыщали, камы бы ихь ни вамыняли, песет. таки неизбъжно происходили однь и ты жев ввленія, окорениншіяся во всеобщей порчь оправовъ. Поэтому-то Массан полланы дець, чужой человекь пнаблюдавній и близко знавній русскую жизнь, соворя о началь дарствованія Михаила, выразился такъл "надыось, онтоп Богь открость глава юному пари, овакы то былог съ прежнимъ даремъ Иваномъ Васильевичемъ пибод такой парь нужень Россіи, пначе она пропадеть, народь этопъблагодент ствуеть долькоппольпаланью своего владыки и полько выпрабл ства онъ богать и счастивъ . Сужденіе подландца довольно поверхностно: иностранецъпневникъ въто обстоятельство, что эпохао Ивана Грознаго способствованао томуо состоянию побщет ственной правственности какре оны видьять вы Россіи; но каж кими бы путями на дошла Русь до гогданняго состоянія праву ственности, приговоръ подотъд высказанный свободнымъ граждо даниномъпреспублики од необходимости пуровато самодержа-п вія для русскаго народа, онень внаменателень. Пностранцамъда жившимы въ Россіи, оно было подсерацу, полому нто, принбезую словной силь верховнаго правительства, имътнетче былод доги бывать себь такія привилегін, какихь бы имъне даль никакой соборь, составленный между прочимы изъодицы сорговыхы и промышленных в чувствовавщих в надсебы невыгоду дыготь и пре-д имуществы, даваемыхъ иностранцамъ переды русскими Шонувын ренію того же голдандца мододой Михаиль Федоровичь сознач валь свое положение. Когда ому доложили объ одномъ господинв, т котораго следовало наказать запываний учиненный имъ проМ

<sup>1)</sup> Такъ, напримъръ, одного, по имени Деонтьева, за жалобу на внязя Гагарина, по думный дьякъ билъ, по щекамъ, а другого, Чиханева, на жалобу на внязя Шаховскаго, бояре приговорили высъчь кнугомъ, не думный дьякъ Луговскій и бояринъ Изанъ Никитичъ Романовъ сами собственноручно туть же, во дворцъ, отколотили его налками.

ступовърото трары ответить пен развелнен знаете, что наши московское медерди въ первый дродь на вверя не нападають, а мачинають только охотитеся съ летами". Под надають дельна

ахи Первою заботою новаго правительства быль сборы казны. Это новыточественно, потому н что пкакъ полько новый парь вступиль напрестолы, отаков кы нему обратились всякихы чиновъ служилые людин представляли, продовали кровь свою за Московское Государстве, терпвии всякую нужду и страданія, за между темъ пхв поместья и вотчины запустели, разорены не дають никаких в доходовь; недостаеть имъ ни платья, ни вооружентя. Обивпросили денегь, клаба, соли, сукона и безъ обитяковъ прибавляли, что если имъ дарскаго денежнаго и польбый сованья не будеть, что они ста быдности стануты грабить, воровать, разбивать провзжихы по дорогамь, убиваты людей опо не будеть пинаной возможности ихъ унять. Пары и соборъ разослали повсюду грамоты, приказывали собирать скорвети точные подати и всякіе доходы, следуемые вышказну, сверхы тогомумоляли всехы людей вы городахы, монастыряхът даваты въ казну взаймы все, кто что можетъ дать: денеть, хльба, сувонь и всякихь запасовь. Приводилось вы худой примерь то, что московские гости и торговые люди вы прошлые годы пожальли даты ратнымы людамы денегы на жалованье и черезъ то потеривли страшное разорение отъ поляковъ. Такія грамоты посылались преимущественно въ свверовосточный край, менве другихъ пострадавшій, и въ особенности къ богатымъ Строгоновымъ, оказавшимъ важное пособіе Погельска, на Вагь, около Каргополя, и, наумениМ бы умоночаж

То, что ноступило вы вазну, оказывалось недостаточнымь. А между тёмъ нужно было много чрезвычайныхъ усилій для поддержанія порядва и огражденія государства, котораго части съ трудомы подчинялись единству власти. Въ Казани, нёвто Ниваноръ Шульгинъ затёваль, при помощи казаковь, возмутить поволжскій край; ему это не удалось; казанцы остались вёрны Михаилу; Шульгинъ былъ схваченъ и сосланъ въ Сибирь, гдё и умеръ. Но понадобилось нёсколько лётъ, чтобы расправиться съ Заруцвимъ и съ буйными казацвами шайками, бродившими по Россіи. Въ 1614 году правительство снова просило денегъ и должно было бороться со всякаго рода сопротивленіемъ. Дворяне и дёти боярскіе бёгали со службы; ихъ принуждены были ловить и въ наказаніе отбирать треть имущества на государя. Иные приставали къ казакамъ. Посадскіе люди не платили положенныхъ на нихъ податей по 175 руб. съ сохи и другихъ поборовъ, тёмъ болёе, что сбор-

щики и воеводы наблюдали при этомъ свои противозаконным выгоды <sup>1</sup>). Но въ то время, когда тяглыхъ посадскихъ и волостныхъ людей доводили до ожесточенія сборами и правежами, монастыри, одинъ за другимъ, выпрашивали для себя и своихъ имѣній льготы, жаловались на разореніе и дѣйствовали въ этомъ случаѣ черезъ посредство богомольной матери государя, которая тогда записывала имъ и вотчины <sup>2</sup>).

Такъ, 1614-15 годы проходили въ усиленной борьбъ съ внутреннимъ неустройствомъ. На юго-востокъ въ іюнъ 1614 года порешили съ Зарудкимъ. Но множество другихъ казадкихъ шаекъ продолжали разорять государство почти во всёхъего пределахъ. Въ осташковскомъ уезде безчинствовали черкасы и литовскіе люди подъ начальствомъ Захарія Заруцкаго, въ Пусторжевъ-подъ начальствомъ полковника Яська; въ увздахъ: ярославскомъ, бъжецкомъ, кашинскомъ, пошехонскомъ, білозерскомъ, углицкомъ, свирізпствовала огромная шайка, состоявшая изъ казаковъ и русскихъ "воровъ", преимущественнобоярскихъ холопей. Между атаманами отличался особеннымъввърствомъ Баловень; разбойники его шайки не только грабили гдв что могли и не давали правительственнымъ сборщикамъсобирать денегь и хлебных запасовь въ казну, но съ необывновенною свирвностью мучили людей. У нихъ было обычною забавою насыпать порохъ людямъ въ уши, ротъ и т. п. и зажигать. Шайка, состоявшая также на половину изъ черкасъ, литовскихъ людей и русскихъ воровъ, въ числъ болъе 7,000 чел., разбойничала на съверъ около Холмогоръ, Архангельска, на Вагѣ, около Каргополя, и, наконецъ, была истреблена възаонежскихъ погостахъ и близъ Олонца. Однако, эта шайка оставила по себъ печальные слъды: во всемъ крат по р.р. Онегъ и Вагъ, какъ доносили царю воеводы, осквернены были Божьи церкви, выбить скоть, сожжены деревни; на Онегъ нашли 2,325 труповъ замученныхъ людей и некому было похоронить ихъ; другіе найдены были дышащими, но страшно искальченными; многіе, разбъжавшись по льсамь, погибли отъ

<sup>1)</sup> Такъ въ Бълозерскъ посадскіе люди не давали собирать положенную на нихъ дань, и когда воеводы, по обычаю, поставили ихъ за то на правежъ, то они ударили въ набатъ и чуть не побили воеводъ и сборщиковъ. То же дълалось и въ другихъ мъстахъ. Въ отдаленной Чердыни жители не хотъли давать ратнаго сбора и прибили присланнаго за этимъ дъломъ князя Шаховскаго.

э) Такимъ оброзомъ въ бълозерскомъ увздв вымучивали подати съ тяглыхъ врестьянъ, а вотчины Кирилло-Бълозерскаго монастыря были изъяты отъ нихъ. Такую же свободу получили тогда всв вотчины Волоколамскаго монастыря. Инымъ монастырямъ въ эго время всеобщей нужды и безденежья давались права на безпошлинную торговлю солью и другими предметами.

холода и голода, а послъ усмиренія разбойниковъ жителямъ нечего было всть. Въ Вологав буйствоваль сибирскій царевичь Арасланъ, грабилъ у жителей запасы и въшалъ людей вверхъ ногами. Были тогда разбойничьи шайви и около Перми. Въ Казанскомъ краж, по усмирении Шульгина, поднялись татары и черемисы, брали въ плвнъ и убивали русскихъ людей, захватили дорогу между Казанью и Нижнимъ и покупались даже нападать на города. Другіе разбойники, также называвшіе себя казаками, бродили и безчинствовали въ украинныхъ городахъ 1). Напрасно правительство предписывало воеводамъ строить засъки, собирать ратныхъ людей, вооружать жителей и всеми мерами ловить и истреблять разбойниковъ; разбойниковъ стало очень много; они нападали внезапно: пограбять, пожгуть, перемучать людей вь одномь міств и исчезають, чтобы появиться въ другомъ: ратные люди, прибывшіе въ то мъсто, гдъ по слухамъ объявились воры, заставали тамъ пепелища да обезображенные трупы людей, а о ворахъ уже шли слухи изъ другихъ мѣстъ.

Для прекращенія біздь, въ сентябрі 1614 года земскій соборъ постановиль послать къ ворамъ духовныхъ, бояръ и всякаго чина людей, уговаривать ихъ прекратить свои безчинства и идти на царскую службу противъ шведовъ. Всемъ объявлялось прощеніе. Об'вщали давать имъ на служб'в жалованье, а крепостнымь людямь, которые отстануть оть воровства, объщана была свобода. Часть воровъ поддалась увъщаніямъ и отправилась къ Тихвину на царскую службу противъ шведовъ; другіе упорствовали и пошли внизъ по Волгъ, но были на-голову разбиты въ балахонскомъ увздв бояриномъ Лыковымъ; третьи, съ которыми былъ самъ Баловень, двинулись въ Москвъ, въ огромномъ числъ, подъ видомъ какъбудто идуть просить прощенія у государя; но на самомъ дъль оказалось, что у нихъ были коварныя намфренія. Ихъ отогнали отъ Симонова монастыря, преследовали и окончательно разбили на ръкъ Лужъ. Болъе 3.000 плънныхъ приведено было въ Москву. Простымъ казакамъ объявили прощеніе; Баловня съ нъсколькими товарищами, особенно отличавшимися злодъяніями, повъсили; другихъ атамановъ разослали по тюрьмамъ. Этотъ успъхъ ослабилъ разбои, но не искоренилъ ихъ. По разнымъ мъстамъ продолжали появляться отдельно разбойничьи шайки, чему способствовало то, что правительство пыталось возвращать

<sup>1)</sup> Замічательно, что за многими изъ разбойничьихъ шаекъ слідовала толпа женъ, вінчанныхъ и невінчанныхъ.

Междуптвит въ Сверской странв началь свирвиствовать . Лисовскій съ: нескольвими тысячами: разнаго сброда, носившими общее: название "лисовчиковъ". Быстрота, съ: которою въ продолжение 1615 года прогудивался Лисовский по общирному пространству Московскаго Государства, изумительна. Сначала Пожарскій гонялся за чимъ въ Съверской земль. Лисовскій, не усивним ничего сділать Пожарскому подъ Орломъ, отступиль въ Кромамь; Пожарскій за нимь, Лисовскій въ Болхову, потомъ къ Бълеву, къ Лихвину и Перемышлю. Лисовскій имель обыкновеніе оставлять утомленныхъ лошадей, браль свёжихъ и бросался съ неимовёрною быстротою туда, гдъ не ожидали его, а на пути все истребляль, что попадалось. Пожарскій, утомившись погонею; заболёль въ Калуге. Лисовскій со своею тайкой проскочиль на стверь между Вязьмою и Смоленскомъ, напаль на Ржевъ, перебилъ на посадъ людей и, не взявши города, повернулъ къ Кашину и Угличу, а потомъ, прорвавшись между Ярославлемъ и Костромою, началь разорять окрестности Суздаля; оттуда прошель въ Разанскую землю, надёлаль тамь разореній; изъ Рязанской земли прошель между Тулою и Серпуховымь въ алексинскій уёздъ. Воеводы по царскому приказанію гонялись за нимъ съ разныхъ сторонъ и не могли догнать; только князь Куракинъ вступилъ съ нимъ въ бой подъ Алексинымъ, но не причиниль ему большого вреда. Наконець, Лисовскій, надвлавши Московскому Государству много бедь, ушель въ Литву. На следующій 1616 годъ Лисовскій снова цоявился въ Северской земль, но нечаянно упаль съ лошади и лишился жизни. Его шайва избирала другихъ предводителей и долго еще существовала подъ старымъ именемъ "лисовчиковъ", производя безчинства не только въ Московской, но впослёдствіи и въ своей Польской земль.

Такимъ образомъ, Русская земля, пострадавшая и объднъвшая въ Смутное время, потерпъла новое разорение отъ разбойниковъ и Лисовскаго, а между тъмъ угрожающее положение со стороны

<sup>1)</sup> Такимъ образомъ вельно было отыскивать разныхъ тяглыхъ людей, приписанныхъ къ Москвв и другимъ городамъ; то же постановиллось и о вотчиныхъ крестьянахъ: въ этотъ годъ двумя грамота чи вельно было возвращать на прежнее мъсто жительства троицкихъ крестьянъ, выбывшихъ съ 1605 года. Крестьяне сопротивлялись, не хотъли возвращаться, а иногда и землевладъльцы, къ которымъ они приставали, не отпускали ихъ. Такіе-то, сбъжавшіе съ прежнихъ мъстъ, не желая подвергаться тяглу, наполняли разбойничья шайки.

Швеціи и Польши требовало увеличенія ратных в силь и, вслідствіе этого, умноженія денежных в средствь. Оделаны были распоряженія о новыхъ: поборахъ: Строгоновы объщаля давать деньги въ казну и съ ихъ-прикащиковъпвельно было взять 13,810 рублей. Положено было брать во всехъ городахъ со двора по гривнь, а съ увздовъ всвхъ волостей съ сохи по 120 рублей; но когда дело дошло до сбора, то въ разныхъ местахъ опять началось сопротивление. Воеводы должны были употреблять на ослушниковъ ратныхъ людей, но въ то же время сами воеводы, сборщики и разные приказные люди, прівзжавшіе для царскихъ дъль, брани прежде: всего съ народа на себя то чего имъ не следовало брать -- лишнее, отягощали жителей кормани: (сборомъ продовольствія) въ свою пользу, ан потомы уже правили съ нищихъ посадскихъ и крестьянъ годударственныя подати: многихь забивали и замучивали до смерти напиравежахъ и доносили въ Москву, что нечего взять: Посадскіе чизъ городовъ посылали челоботчиковъ жаловаться на утъсненія въ Москву. но это стоило также лишнихъ денегъ. Въ Москвъ, въ приказахъ, съ нелобитчиковъ бради взятки; да и сами челобитчики, прівзжавшіе въ столицу отв своихъ обществъ, присвоивали себв порученныя имъл мірскія деньги. Тогда правительство думало усилить свои доходы продажею напитковь, приказывало вездъ строить кабаки, курить вино, запрещало служилымъ и посадсвимъ держать напитки для продажи; и это средство не могло принести много пользы: для того, чтобъ пить, нуженъ быль достатовь; тв же, которые пропивали последнюю деньну, могли доставить только ничтожный доходъ жазнё и за то менёе были въ состояніи платить прямые налоги. Эти сборы были недостаточны, а служилымъ надобно было платить; и дети боярскіе, вытребованные на службу, ронтали, что не получають жалованья, и разбъгались. Въ это время правительство старалось умножить и усилить въ войскъ отдълъ стръльцовъ какъ болже организованное войско; на нихъ тогда полагались всъ надежды и потому по городамъ приказано было набирать въ стрельцы охочихъ вольныхъ людей, умѣющихъ стрѣлять. Состоя подъ управленіемъ своихъ головъ, стрельцы пользовались правомъ собственнаго суда, кром'в разбойныхъ дёль.

Правительство, не въ силахъ будучи сладить съ поборами, созвало въ 1616 году земскій соборъ. Приказано было выбрать лучшихъ увздныхъ посадскихъ и волостныхъ людей для "великаго государева земскаго дела на советъ". Этотъ соборъ постановелъ всемірный приговоръ: собрать со всёхъ торговыхъ людей пятую деньгу съ имущества, непремённо деньгами, а не това-

рами, а съ увздовъ по 120 рублей съ сохи. Со Строгоновыхъ, по разсчету, приходилось взять 16,000 рублей, но, кромв того, соборъ наложилъ на нихъ еще 40,000. "Не пожалвите своихъ животовъ—писалъ въ Строгоновымъ царь—хоть и себя приведете въ скудость. Разсудите сами: если отъ польскихъ и литовскихъ людей будетъ конечное разореніе россійскому государству, нашей истинной върв, то въ тъ поры и у васъ, и у всъхъ православныхъ христіанъ животовъ и домовъ совсёмъ не будетъ".

Нужно было такъ или иначе покончить со шведами. Новгородъ оставался въ ихъ рукахъ. Вмѣстѣ съ Новгородомъ захвачена была Водская пятина, города: Корела (Кексгольмъ), Иван-городъ, Ямъ, Копорье, Ладога, Порховъ, Старая Руса. Шведы поставили вездъ своихъ воеводъ, но, вмъстъ съ шведскими, были и русскіе начальники. Избраніе Михаила поставило новгородцевъ въ затруднительное положение относительно шведовъ: волею-неволею они присягали на върность королевичу Филиппу сь тёмь, что онь будеть царемь всей Руси; но теперь въ Москвъ избранъ другой царь, и шведскій намъстникъ Эвертъ Горнъ, заступившій місто Делагарди, объявиль новгородцамь, что такъ какъ Москва не хочетъ королевича Филиппа, то королевичъ не желаетъ быть на одномъ государствъ новгородскомъ; по этой причинь, Новгородь, съ своею землею, должень присоединиться къ шведскому королевству. Новгородцы не были согласны на присоединение къ Швеціи, и, спрошенные черезъ своихъ пятиконецкихъ старостъ, они упирались, отвиливали, говорили, что, давши разъ присягу королевичу Филиппу, желаютъ оставаться върны своей присягъ. Нъкто князь Никифоръ Мещерскій возбуждаль тогда новгородскій народь ни за что не присягать шведскому королю, не соглашаться на при-соединеніе Новгорода къ Швеціи и ни въ какомъ случав не отлучать его отъ Московскаго Государства. Шведы за это засадили подъ стражу Мещерскаго. Народъ не успокоивался, не давалъ требуемаго согласія на присоединеніе въ Швеціи, и, наконець, митрополить Исидоръ попросиль у шведскаго намъстника дозволенія отправить въ Москву посольство для убъжденія бозръ признать царемъ королевича Филиппа. Шведы согласились. Посломъ отъ Новгорода повхалъ хутынскій архимандрить Кипріанъ, который прежде участвоваль въ посольствъ новгородневъ къ шведамъ въ Выборгъ и казался расположеннымъ къ Швеціи: съ нимъ повхали двое дворянъ 1). Вмъсто того, чтобъ уговаривать бояръ отстунить отъ Михаила (что было слиш-

<sup>1)</sup> Яковъ Бабарыкинъ и Матвей Муравьевъ.

комъ опасно для посланныхъ), новгородскіе послы били челомъбоярамъ, чтобъ царь Михаилъ Өедоровичъ простилъ новгородцамъ невольное целование креста и заступился за Новгородъ, который ни за что не хочеть отрываться отъ русской державы. Царь допустиль новгородскихъ пословь въ себъ, обласкаль и приказаль дать имъ двъ грамоты: одну отъ бояръ, явную, съ суровымъ выговоромъ всемъ новгородцамъ за то, что они отправили къ нимъ посольство съ совътомъ измънить царю, а другую, тайную — отъ царя; въ ней царь Михаилъ Өедоровичь прощаль новгороддамь всё ихъ вины и обнадеживаль своею милостью. Царскую грамоту стали раздавать въ спискахъ тайкомъ между новгородцами для поддержанія упорства, но въ Москвъ нашелся измънникъ, благопріятель шведовъ - думный дьякъ Третьяковъ: онъ написаль объ этой тайной грамотъ шведскому наместнику. Тогда Эвертъ Горнъ посадилъ подъ стражу вздившихъ пословъ и принялся за Кипріана: его мучили на правежъ, морили голодомъ и морозомъ.

Военныя попытки противъ шведовъ были неудачны для русскихъ. Князь Дмитрій Тимовеевичь Трубецкой, подобравши съ собой казаковъ, объщавшихся върно служить царю, потерпъль поражение. Но самъ шведский король не быль намъренъ добиваться слишкомъ многаго. Завязываться въ долговременную и упорною войну было опасно для Швеціи, такъ какъ она находилась тогда въ непріязненныхъ отношеніяхъ и съ Польшею, и съ Данією; самое обладаніе Новгородомъ представляло для Швеціи болже затрудненій и хлопоть, чемь пользы. Новгородцы не хотвли добровольно быть подъ шведскимъ владычествомъ; Швеціи надобно было держать ихъ насильно и черезъ то находиться во всегдашнихъ непріязненныхъ отношеніяхъ къ Москвъ: понятно, что тогда Новгородъ, ненавидя шведское правленіе, будеть постоянно обращаться къ Москвъ и вооружать ее противъ Швеціи. Густавъ-Адольфъ хотель только воспользоваться запутаннымъ состояніемъ Московскаго Государства, чтобъ отнять у него море и темъ обезсилить опаснаго для Швеціи на будущее время сосъда. Онъ обратился къ англійскому королю, Іакову І, съ просьбою принять посредничество въ споръ съ Московскимъ Государствомъ. Къ тому же Іакову еще прежде, въ 1613 г., послалъ новоизбранный царь Михаилъ Өеодоровичъ дворянина Алексвя Зюзина, съ просьбою заступиться за Московское Государство противъ шведовъ и снабдить его оружіемъ, запасами и деньгами тысячъ на сто руб. 1).

<sup>1)</sup> Іаковъ приняль московскаго посла отлично и, зная щепетильность русскихъ въ соблюденіи вившнихъ обрядовъ, во время прієма дозволиль московскому послу

Англія нам'вревалась добиться отть Россіи новых торговых выголь, и потому для нея быль большой разсчеть оказать Россіи услугу, чтобы им'вть право требовать возмездія. Англійскій король об'вщаль, прислать уполномоченнаго съ тімь, чтобы примирить русскаго царя съ тведскимь королемь. Въ 1614 году съ такою же цілью отправлены были московскіе послы, Ушаковь и Заборовскій, въ Голландію. Эти послы были такъ бідны, что въ Голландіи принуждены были дать имъ 1000 гульденовь на содержаніе. Голландскіе штаты также об'єщали свое посредничество въ діль примиренія Россіи съ Швецією. Голландцы надівлись черезь это цолучить себі торговыя выгоды, преимущественно разсчитывая нанести ущербъ англичанамь, съ которыми они находились тогда въ сильномъ соперцичествізт

тогВът Москву прівкаль отъ англійскаго короля, въ качествъ посредника, Джонъ Мерикъ, извъстный русскимъ купецъ, пожалованный англійскимъ королемъ въ рыцари. Со стороны голландцевъ прибылъ въ Россію Николай Ванъ-Бредероде съ товарищами.

При посредстве этихъ пословъ состоялось совещание между русскими и шведами въ селе Дедерине. Со стороны русскихъ были: окольничий князь Даніилъ Мезецкій и дворянинъ Алексей Вюзинъ съ товарищами. Со стороны шведовъ—Яковъ Делагарди, Генрихъ Горнъ и другіе. Шведскій король осаждалъ Исковъ, но неудачно, и потерявши Эверга Горна, отступиль отъ города.

Голландскіе посланники въ своихъ донесеніяхъ оставили любопытныя черты тогдашняго б'едственнаго состоянія с'явера Россіи. Край быль сильно обезлюдень: Иностранцы должны были ъхать зимою по пустынъ, гдъ встръчались разоренныя деревни; въ избахъ вальлись непогребенныя мертвыя тела. Волки и другіе хищные звёри бродили стаями, Въ лёсахъ скрывались казаки и "шиши". Они вели партизанскую войну со шведами и убивали всякаго шведскаго воина, котораго случалось имъ схватить на дорогъ, если онъ былъ отправленъ съ какимъ-нибудь поручениемъ отъ своего начальства. Старая Руса представляла кучу развалинъ каменных церквей и монастырей! Городъ, прежде многолюдный, въ это время опустълъ до того, что въ немъ оставалось не боле 100 чел., едва имъвшихъ насущный хльбъ. Вся окрестность бы за опустошена, негдъ было найги продовольствія и оно достав-010 Ho E3d (

надёть шанку, когда самъ быль безь шапки, изь уваженія въ царскому имени. Посоль отказался отъ предоставленной ему чести, но быль очень доволень; и въ Москвв, когда узнани обътотомъ; то были также очень довольны.

лялось, посламъ съ большимъ трудомъ изътотдаленныхътмъстъ. Шведскіе и русскіе послы пом'ястились въ отд'яльных селахъ и съвзжались на переговоры въ Дедерино: въ англійскому послу. Совещанія происходили ва шатре, разбитомъ среди поля на снъту, потому что нельзя было найти для этого довольно просторной избы. Сначала русскіе упревали Делагарди за прежнее его поведение. Тотъ защищался и сваливалт: вину на русскихъ. Наконецъ, приступили въ дълу. Швелы пытались поднять вопросъщонвыбор в вы московскіе цари кородевича филиппа; русскіе и слышать объ этомъ не хотели. Переставши толковать одкоролевичь Филипив, шведы потребовали большихъ уступокъ вемель или огромной суммы денегъ. Русскіе объявили, ято скорве лишатся жизни, чемъ уступать горсть земли (1) Шведы нёсколько развыгрозились увхать ни сът чемъ; англичанинъ удерживалъ ихъ, наконецъ, русскіе согласились отдать одну Корелу, а вивсто другихъ городовъ, которыхъ домогались шведы, предлагали сто тысячъ рублей. Не порешивши окончательно на этомъ, обе стороны завлючили перемиріе отъ 22 февраля до 31 мая 1616 года, и по истечения срока положили снова събхаться для заклю-. ченія мира. Не ранве, однако, какъ въ концві декабря 1616 года съвхались шведскіе послы съ русскими въ селв Отолбовъ, все-таки при посредничествъ Мерика: Новгородны умоляли русских пословы поскорве токончить двло, потому что шведы и ихъ угодники изъ русскихъ жестоко тъснили новгородцевъ, требуя присаги шведскому королю, и мучили правежами, вымогая у никъ кормъ и подводы для войска. Эти жалобы новгородцевъ побудили, наконецъ, русское правительство къ уступчивости. Проспоривния почти ява имъсяца, 27 февраля 1617. года подписали договоръ въчнаго мира, по воторому шведы возвращали : русскимъ Новгородъ : Порховъ Старую Русу, Ладогу, Гдовъ и Сумерскую волость; а русскіе уступали Швецін приморскій край: Ивангородь, Ямъ, Копоры, Орвшевь и Кореду съ увздами; вромв того, побязались заплатить 20,000 рублей готовыми деньтами. По выходъ шведовъ изъ Новгорода, 14 марта, русскіе послы вступили туда съ чудотворною иконою, взятою изъ Хутынскаго монастыря: Митрополить Исидоръ встрвчадъ ихъ со всемъ народомъ, ко-

<sup>&#</sup>x27;) Англійскій посодь держадь себя хладнокровно и безпристрастно и когда рустскіе пытались вооружить его противь шведовь и указывали ему, что шведы не воздають ему должной чести, англичанинь отвачаль, что честь дана ему оть своего государя и её нилго отнять у него не можеть, а до почета со стороны шведовь ему ньть дала.

торый громко плакаль. Новгородь быль вы самомы жалкомы состояни. Болёе половины домовь было сожжено. Жителей оставалось уже немного. Иные разбёжались, другіе померли оты голода, который свирёнствоваль вы Новгородё, его окрестностяхь и вы Псковской землё, вы такой степени, что жители питались нечистою пищею и даже ёли человёческіе трупы.

Какъ ни тяжелы были для Московскаго Государства условія Столбовскаго мира, отнимавшаго у Россіи море и потому носившаго въ себъ зародышъ неизбъжныхъ кровавыхъ столкновеній въ будущемъ, но въ то время и такой миръ былъ благодъяніемъ, потому что оставлялъ теперь Московское Го-

сударство въ борьбъ съ одною только Польшею.

Устроивши примиреніе, Джонъ Мерикъ прибыль въ Москву и заявиль со стороны Англіи требованіе важныхь торговыхъ привилегій. Онъ просиль, между прочимь, дозволить англичанамъ ходить для торговли Волгою въ Персію, рѣкою Обью въ Индію и Китай. Русское правительство отдало эти вопросы на разрешение думы, составленной изъ торговыхъ людей. На основаніи приговора этихъ торговыхъ людей, бояре отказали въ главномъ, чего домогался Мерикъ, подъ благовидными предлогами отсрочки на будущее время. "Теперь русскіе торговые люди оскудёли" — говорили бояре Мерику. — «Они у англичанъ покупають въ Архангельскъ товары и продають въ Астрахани персіянамъ: отъ этого прибыль и имъ, и казнъ, а если англичане сами начнутъ торговать въ Персіи, то этой прибыли не будеть. Притомъ же въ Персін теперь небезопасно: персидскій тахъ воюеть съ туркскимъ царемъ, да и на Волгъ плавать опасно. Надобно отложить до другого времени». Что касается до пути въ Индію и Китай черезъ Сибирь, то бояре сказали англійскому послу, что "Сибирь страна студеная и трудно черезъ нее ходить: по ръкъ Оби все ледъ ходить, по Сибири кочевыя орды бродять, ходить опасно, да и про китайское государство говорять, что оно не велико и не богато, а потому государь, по дружбъ къ англійскому королю, прикажеть прежде разузнать, какими путями туда ходить и каково китайское государство: стоить ли туда добиваться". Такимъ образомъ, благодаря силъ торговыхъ людей, Мерикъ, при всъхъ своихъ услугахъ Россіи, не добился цёли стремленій англичань на востокь, хотя получилъ отъ царя, въ знакъ благодарности и вниманія, золотую цъпь съ царскимъ портретомъ и разные подарки, преимущественно мъхами.

Голландцы, также добивавшіеся для себя торговыхъ льготъ, получили нѣкоторыя выгоды, но не въ такой степени, какъ англичане. Еще въ 1614 году компаніи голландскихъ гостей подтверждена была грамота царя Василія Ивановича на свободную торговлю во всемъ государствѣ, а во вниманіе къ разоренію, понесенному голландскими купцами, позволено имъ торговать безпошлинно на три года. Когда срокъ этотъ минулъ, голландцы не добились такого расширенія своихъ торговыхъ правъ, которое бы могло подорвать англійскую торговлю, однако, по собственному ихъ сознанію, въ 1616—17 годахъ, русскіе такъ снисходительно смотрѣли за голландцами, что послѣдніе платили за свои товары гораздо менѣе пошлинъ, чѣмъ съ нихъ слѣдовало 1). Шведамъ по Столбовскому договору предоставлена была свободная торговля, но съ платежемъ обычныхъ полныхъ пошлинъ.

Въ то время, когда шли переговоры о миръ со шведами, въ жизни царя произопло печальное семейное событіе. Молодой царь находился въ покорности инокини матери, которан жила въ Вознесенскомъ монастыръ, имъла свой дворъ и была окружена монахинями; самою приближенною изъ нихъ къ царской матери была мать Салтыковыхъ, старица Евникія. Царь не смёль ничего начинать безь благословенія матери а главная сила ея состояла въ томъ, что царь приближаль къ себъ и слушаль совъты тъхъ людей, которымъ она благопріятствовала. Вмѣстѣ съ матерью Михаилъ часто совершаль благочестивыя богомолья въ Троиць, въ Николь на Угреше и въ разныя святыя места, какъ въ самой Москве, такъ и въ ея окрестностяхъ. Жизнь царя была опутана множествомъ обрядовъ, носившихъ на себъ болъе или менъе церковный или монашескій характерь. Это приходилось по нраву Михаила, который вообще быль тихъ, незлобивъ и сосредоточенъ. Въ 1616 году, вогда ему наступиль двадцатый годъ, ръшено было женить его. Созвали, по давнему обычаю, толпу дввиць - дочерей дворянь и двтей боярскихь; Михаилу приглянулась более всёхъ Марья, дочь дворянина Ивана Хлопова. Выбранная невъста немедленно была взята "на верхъ" (во дворецъ, собственно въ теремные хоромы царицъ) и вельно ей оказывать почести какъ цариць; дворовые люди ей крестъ целовали, и во всемъ Московскомъ Государстве велено

<sup>. &</sup>lt;sup>1</sup>) Предметами привоза у голландцевъ были: вина, сукна, нюренбергскія издёлія мелочные товары и болёе всего холсть, который славился тогда во всей Евронё. Изъ Россіи голландцы вывозили преимущественно восточные товары: сырой шелкъ, враски, москательные товары, камлогь, парчи, штофныя издёлія (дамасты) и др.

поминать ен ими на ектеніяхъ. Ес нарекли Анастасіей. Отецъ и дядя нареченной невъсты были призваны во дворецъ; гос сударь лично объявиль имъ свою милость. Такимъ образомъ, родъ Хлоповыхъ, совершенно незначительный до того времени; вдругъ возвысился и сталь въ приближеніи у царя Это возъбудило во многихъ зависть, какъ и преждеовсегда бывало въ подобныхъ случаяхъ. Болье всъхъ не взлюбили Хлоповыхъ могущественные Салтыковы, опасавшіеся, чтобы Хлоцовы не вошли въ довъріе царя и неоттьснили ихъ самихъ на вадній планъ.

Однажды цары ходиль въ своей оружейной палать и разсматриваль разное оружіе. Михаиль Салтыковъ показаль ему турецкую саблю и похвастался, что такую саблю и въ Москвъ сдълають. Царь передаль саблю Гавриль Хлопову, дядъ царской невъсты, и спросиль: "какъ ты думаешь, сдълають у насъ такую саблю?" Хлоповъ отвъчаль: "чаю, сдълають, только не такова будеть какъ эта!" Салтыковъ съ досадою вырваль у него изъ рукъ саблю и сказаль: "ты говоришь не знаючи!" Они туть же побранились крупно между собою.

Салтыковы не простили Хлоповымь, что они смёють имъ перечить, решились удалить ихъ отъ двора и разстроить бракъ государя. Они очернили Хлоповыхъ передъ: царскою матерью. и разными: наговорами внушили ей непріязнь къ будущей невъстъ. При нареченной царевнъ находились постоянио: бабка ея, Өедора Желябужская, и Марья Милюкова, одна изъ придворныхъ свиныхъ боярынь. Другіе родные навъщали ее сначала изръдка, потомъ каждый день. Вдругъ нареченная невъста забольда. Съ нею началась постоянная рвота. Сперва родные думали, что это сделалось съ нею отъ неумереннаго употребленія "сластей" и уговаривали всть поменьше. Она послушалась и ей стало какъ-будто получше, но потомъ болъзнь опять возобновидась, и родные должны были донести объ этомъ царю. Тогда царь приказалъ своему крайчему Салтыкову позвать доктора къ своей невъсть; Михаиль Салтыковъ привелъ, къ ней иноземца доктора, по имени Валентина, который нашель у больной разстройство желудка и объявиль, что бользнь излечима и "плоду-де и чадородію отъ того порухи не бываетъ", Такое ръшение было не по сердцу Салтыкову; прописанное лекарство давали царской невъств всего два раза, и доктора Валентина, более къ ней не призывали. Послѣ того Салтывовъ призвалъ другого, младшаго врача, по имени Балсыря, который нашель у больной желтуху, но не сильную, и сказаль, что бользнь излечима. Лекарствъ у него не спрашивали и въ больной болье не звали. Салтыковы вздумали потомъ сами лечить царскую невѣсту: Михайло Салтыковъ велѣлъ Ивану Хлопову взять изъ антеки стклянку съ какой-то водкой, передать дочери и говорилъ, что "если она станетъ пить эту водку, то будетъ больше кушать". Отецъ отдалъ эту стклянку Милюковой. Пила ли его дочь эту водку неизвѣстно; но ей стали давать святую воду съ мощей и камень "безуй", который считался тогда противоядіемъ. Царской невѣстѣ; стало: легче:

Между тёмъ Салтыковъ донесъ царю, будто врачъ Балсырь сказалъ ему, что Марья неизлечима, что въ Угличё была женщина, страдавшая такою же болёзнью и, проболёвши годъ, умерла. Царь не зналъ, что ему дёлать. Мать настаивала удалить Хлопову. Просто сослать ее съ "верху" казалось зазорно, такъ какъ она уже во всемъ государствё признана царской невёстою. Созванъ былъ соборъ изъ бояръ для обсужденія дёла. Напрасно Таврило Хлоповъ на этомъ соборё билъ челомъ не отсылать царской невёсты съ "верху", увёряль, что болёзнь ея произошла отъ сладкихъ ядей и теперь уже почти проходитъ, что Марья скоро будетъ здорова. Бояре знали, что царская мать не любитъ Хлопову и желаетъ ее удалить; въ угоду ей произнесли они приговоръ, что Хлопова "къ царской радости непрочна", т.-е., что свадьбы не должно быть.

Сообразно этому приговору, царскую невѣсту свели съ "верху". Это было въ то время, когда во дворцѣ происходили суетливыя приготовленія къ ея свадьбѣ. Хлопову помѣстили у ея бабки на подворьѣ, а черезъ десять дней сослали въ Тобольскъ съ бабкою, тетьою и двумя дядями Желябужскими, разлучивъ съ отцомъ и матерью. Каково было въ Тобольскѣ изгнанникамъ—можно догадываться изъ того, что въ 1619 году, уже какъ-бы въ видѣ милости, они были переведены въ Верхотурье, гдѣ должны были жить въ нарочно построенномъ для нихъ дворѣ и никуда не отлучаться съ мѣста жительства, а царская невѣста, испытавшая въ короткое время своего благополучія роскошь двора, получала теперь на свое скудное содержаніе по 10 денегъ на день.

Этотъ варварскій поступокъ не быль дѣломъ царя Михаила Оедоровича. Царь, повидимому, чувствоваль привязанность къ своей невѣстѣ и грустиль о ней, но не смѣль ослушаться матери. Тѣмъ не менѣе онъ не соглашался жениться ни на какой другой невѣстѣ. Это событіе показываеть, что въ то время молодой царь быль совершенно безвластенъ и всѣмъ управляли временщики, угождавшіе его матери, которая, какъ видно, была женщина хотя богомольная, но злая и своенравная.

Уладивши дёло со шведами, Москва должна была покончить и съ Польшею. Но это было гораздо трудне. Сигизмундъ сожалёль объ утраченномъ Московскомъ Государстве. Сынъ его Владиславъ, придя въ совершенный возрастъ, также плёнялся мыслью быть московскимъ царемъ и затевалъ попытаться возвратить себе утраченный престолъ.

Русское правительство искало противодъйствія Польшьвъ Турціи и въ Крыму и думало-было воспользоваться недоразумъніями, вознивавшими тогда между Турціей и Польшей. Турки злобствовали на поляковъ, но не вполнъ дружелюбно смотръли и на Московское Государство, за нападеніе донскихъ казаковъ. Русскіе посланники нісколько літь сряду въ Константинополъ раздавали мъха визирямъ и другимъ султанскимъ вельможамъ, и терпъливо выслушивали отъ турокъ колкости и упреки за казаковъ; за то, по крайней мере, утемались обещаніями туровъ начать войну съ Польшею. Крымскій ханъ, съ своей стороны, браль съ русскихъ деньги имёха и за это объщалъ имъ тревожить поляковъ, но медлилъ. Московское правительство обращалось, кром' того, къ нимецкому императору и просило о посредничествъ въ дълъ примиренія Москвы съ Польшею. Императоръ отправиль отъ себя посредникомъ Ганделіуса. При стараніи этого посреднива събхались подъ Смоленскомъ руссвіе послы, князь Иванъ Михайловичъ Воротынскій и его товарищи, съ польскими послами: кіевскимъ епископомъ Казимирскимъ, литовскимъ гетманомъ Ходкъвичемъ и канцлеромъ Львомъ Сапътою. Ганделіусь явно мирводиль польской сторонь: онъ не только считаль правильною уступку Рычи Посполитой земель, завоеванныхъ ею отъ Руси, но полагалъ, что русскіе, признавши Владислава царемъ, обязаны были вознаградить его за утрату царскаго достоинства. Воротынскій вель себя настойчиво; имъ за это быль недоволенъ царь, потому что, естественно, боялся за своего родителя, находившагося въ плену у поляковъ, более всего желалъ его возвращенія и готовъ былъ на большія уступки, лишь бы добиться освобожденія Филарета. Несмотря на уступчивость своего царя, русскіе послы не поддались излишнимъ притязаніямъ поляковъ, и събзды подъ Смоленскомъ прекратились. Война была неизбъжна.

Въ 1616 году королевичъ Владиславъ издалъ окружную грамоту ко всёмъ жителямъ Московскаго Государства: напоминалъ, какъ его выбрали на московскій престолъ всею землею; обвинялъ митрополита Филарета, который будто бы поступалъ вопреки наказу, данному всею землею; изъявлялъ сожалёніе о бёдствіяхъ Московскаго Государства; объявлялъ, что, пришедши

въ совершенный возрастъ, идетъ самъ добывать Московское Государство, данное ему отъ Бога, и убъждалъ всъхъ московскихъ людей бить ему челомъ и покориться, какъ законному московскому государю; объщалъ, наконецъ, поступать съ Михаиломъ, Филаретовымъ сыномъ, сообразно своему царскому милосердію, по прошенію всей земли.

Притязанія польскаго королевича грозили внести новое

междоусобіе въ несчастное государство.

Но правильныя военныя действія между Польшею и Москвою начались не ранве 1618 года (вакъ мы указали въ жизнеописаніи Филарета). Война эта требовала крайняго напряженія силь, а между темь Московское Государство еще не успело поправиться отъ прежнихъ бъдствій и испытывало новыя въ томъ же родъ, какъ въ предшествовавшіе годы. Разбойничьи шайки продолжали бродить и разорять народъ; самый образъ веденія войны съ Владиславомъ увеличиваль число такого рода враговъ, потому что главныя силы польскаго королевича состояли изъ казаковъ и лисовчиковъ, а тъ и другіе вели войну разбойническимъ способомъ. Литовскіе люди, за-одно съ русскими ворами, проникали на берега Волги и Шексны и разбойничали въ этихъ мъстахъ. Города были такъ дурно укръплены и содержимы, что не могли служить надежнымь убъжищемъ для жителей, которымъ небезопасно было оставаться въ своихъ селахъ и деревняхъ 1). Между тёмъ правительство принуждено было усиленными мірами собирать особые тяжелые налоги съ разореннаго народа. То были запросныя деньги, наложенныя временно, по случаю опасности, которыя должны были платить всв по своимъ имуществамъ и промысламъ, и кром'в того, разные хлебные поборы для содержанія служилыхъ людей; наконецъ, народъ долженъ былъ нести и носощную службу въ войскъ. Правительство приказывало не давать народу никакихъ отсрочекъ и править нещадно деньги и запасы. Воеводы, исполняя такія строгія повелінія, собрали посадскихъ и волостныхъ людей, били ихъ на правежѣ съ утра до вечера; ночью голодныхъ и избитыхъ держали въ тюрьмахъ, а утромъ снова выводили на правежъ и очень многихъ забивали до смерти. Жители разбъгались, умирали отъ голода и холода въ лъсахъ

<sup>1)</sup> Состояніе города Углича, напр., представляется по современнымъ извістіямъ въ такомъ жалкомъ виді: "мосты погнили, башни стоять безъ кровли, ровъ засн-пался, а кое-гді и повсі не копань. Ратныхъ людей почти віть, стрільцовь и воротниковь ни одного человіка, пушкарей только шесть человікь и ті голодные. Пороха ніть, хлібныхъ запасовъ ніть. Посадскіе люди отъ нестерпимыхъ правежей почти всі разбіжались съ женами и дітьми. Волости кругомъ выжжены, опустоме-

или попадали въ руки непріятелямъ и разбойникамъ. Бѣдствія, которыя народъ русскій териѣль въ этомъ году отъ правительственныхъ лицъ, были ему не легче непріятельскихъ разореній. Монастыри же, какъ и прежде, пользовались своими привилегіями и если не вовсе освобождались отъ содѣйствія общему дѣлу защиты отечества, то гораздо въ меньшемъ размѣрѣ участвовали въ этомъ дѣлѣ; нѣкоторые изъ нихъ тогда же получали новыя льготныя грамоты. Служилые люди неохотно шли на войну; одни не являлись вовсе, другіе бѣгали изъ полковъ; въ Новгородской землѣ служилые люди въ то время имѣли поводъ особенно быть недовольными, потому что правительство отбирало у нихъ помѣстья, розданныя при шведскомъ владычествѣ изъ дворцовыхъ и черныхъ земель.

Въ такомъ состояніи быль народь, когда Владиславь, идя къ Москве въ августе 1618 г., снова возмущаль русскихъ людей своею грамотою, увёряль, что никогда не будеть ни разорять православныхъ церквей, ни раздавать вотчинъ и поместій польскимъ людямъ, что поляки не станутъ делать никакихъ насилій и стесненій русскому народу; напротивъ—сохраняемы будутъ прежніе права и обычаи. "Видите-ли—писаль Владиславь—какое разореніе и стесненіе делается Московскому Государству, не отъ насъ, а отъ советниковъ Михайловыхъ, отъ ихъ упрямства, жадности и корыстолюбія, о чемъ мы сердечно жалёемъ: отъ насъ, государя вашего, ничего вамъ не будетъ, кроме милости, жалованія и призренія".

Избранный народною волею царь противопоставиль этому покушенію своего соперника голось народной воли. 9 сентября 1618 года собрань быль земскій соборь всёхь чиновь людей Московскаго Государства, и всё чины единогласно объявили, что они будуть стоять за православную вёру и своего государя, сидёть съ нимь въ осадё "безо всякаго сумнёнія, не щадя своихъ головь будуть биться противь недруга его, королевича Владислава, и идущихъ съ нимъ польскихъ и литовскихъ людей и черкасъ". Грамоты Владислава прельстили немногихъ изъ русскихъ людей. Какъ ни тяжело было русскому народу отъ тогдашняго своего правительства, но онъ слишкомъ зналь поляковъ, познакомившись съ ними въ Смутное время. Дружба съ ними была невозможна. Дёло Владислава было окончательно проиграно.

Въ сентябръ и октябръ русскіе дружно отстояли свою

ны, а между тёмъ въ Угличё сидёли въ тюрьмё болёе сорока человёкъ разбойнивовъ". Тё же черты можно было встрётить и въ другихъ городахъ большей части государства.

столицу, отбили приступы непріятеля и не поддались ни на какія предложенія принять Владислава. Когда непріятельскія дъйствія по временамъ прекращались и начинались переговоры, Левъ Сапъта, съ свойственнымъ ему красноръчіемъ, исчисляль русскимъ уполномоченнымъ всѣ выгоды, какія получитъ Русь отъ правленія Владислава; русскіе отвічали ему: "вы намъ не дали королевича, когда мы его избрали; и мы его долго ждали; потомъ-отъ васъ произошло кровопролитіе и мы выбрали себъ другого государя, цъловали ему вресть; онъ вънчанъ царскимъ въндомъ и мы отъ него не отступимъ. Если вы о королевичъ не перестанете говорить, то нечего намъ съ вами и толковать". Въ концъ-концовъ поляки должны были отказаться отъ мысли посадить на московскомъ престолъ Владислава. 1-го декабря 1618 года подписано было деулинское перемиріе на 14 літь и 6 місяцевь. Правда, Московское Государство много потеряло отъ этого перемирія, но выигрывало нравственно, отстоявши свою независимость. Теперь уже недоразумвнія могли возникать только о твхъ или о другихъ границахъ государствъ, но уже Московское Государство ръшительнымъ заявленіемъ своей воли отразило всякія поползновенія Польши на подчинение его тъмъ или другимъ путемъ 1).

Въ іюнъ 1619 года прибыль Филаретъ, отецъ государя, и быль посвящень въ патріархи. Дёла пошли нёсколько иначе, хотя система управленія осталась одна и та же. Стала зам'ятною болъе сильная рука, управлявшая дълами государства. Господствующимъ стремленіемъ было возвратить государство въ прежній строй, какой оно имъло до Смутнаго времени, и, несмотря на стремленія назадъ, новыя условія жизни вызывали новые порядки. Наступило невиданное еще въ исторіи Московскаго Государства явленіе. Главою духовенства сдёлался отецъ главы государства. Отсюда на время патріаршества Филарета возникло двоевластіе. Царь самъ заявляль, что его отцу, патріарху, должна быть оказываема одинаковая честь, какъ и царю. Всв грамоты писались отъ имени царя и патріарха. Царь во всёхъ начинаніяхъ испрашиваль у родителя совъта и благословенія, и часто разъёзжая съ своей благочестивой матерью по монастырямъ, на то время поручалъ отцу своему всв разныя государственныя дъла. Въ церковныхъ дълахь Филаретъ былъ полнымъ государемъ. Область, непосредственно подлежавшая его церковному управленію, обнимала все, что прежде въдалось въ приказъ

<sup>4)</sup> Замічательно, что, по окончанім перемирія, русское правительство не наказывало смертью тікт русских, которые поддавались Владиславу, а только ссылало ихъ, наказавши, предварительно, нікоторыхъ изъ нихъ кнутомъ.

Большого Дворца, и заключала въ себъ всъ московскія владънія, кромъ архіепископіи новгородской; но и архіепископъновгородскій, хотя иміль свое отдільное управление, находился, однако, вь подчиненіи у Филарета. Собственно для себя Филареть, въ годъ своего посвященія въ патріархи, въ 1619 г., получиль въ вотчину на Двинъ двъ трети волости Варзуги, съ правомъ полнаго управленія надъ тамошними крестьянами, вром' разбойных дель и татьбы съ поличнымъ. По известію иностранцевъ, съ прибытіемъ Филарета перемънены были должностныя лица во всёхъ вёдомствахъ, и съ этихъ поръ начинается рядъ правительственныхъ распоряженій, клонящихся въ исправленію завонодательства, въ пресеченію злоупотребленій, къ установленію порядка по управленію и, мало-по-малу, въ облегченію народныхъ тягостей. Одною изъ важивищихъ мъръбыла посылка писцовъ и дозорщиковъ для приведенія въ извѣстность состоянія всего государства, но эта міра не достигла полнаго успъха по причинъ нравственнаго зла, тапвшагося въ московскихъ людяхъ. Писцамъ и дозорщикамъ, за крестнымъ цълованіемъ, вмінялось въ обязанность поступать по правді, дълать опись государства такъ, чтобы сильные и богатые съ себя не сбавляли государственныхъ тягостей, а на мелкихъ и убогихъ людей не накладывали лишнихъ; но писцы и дозорщики, работая полтора-два года, писали "воровствомъ", не по правдъ, съ сильныхъ сбавляли, а на убогихъ навладывали, потому что сь сильныхъ и богатыхъ брали взятки. Правительство приказало ихъ посадить въ особую избу для исправленія своихъписцовыхъ книгъ подъ надзоромъ окольничихъ и дьяковъ. Но и эта мфра, какъ показывають послёдствія, не достигла своей цвли: жалобы на неправильность распредвленія податей и повинностей долго и послътого не прекращались. Изъятія однихъ въ ущербъ другимъ видны и въ это время. Такъ, для сбораямскихъ денегъ разосланы были денежные сборщики; ослушниковъ велёли бить на правежё нещадно, а между тёмъ вотчины Филарета, его монастырей и его дётей боярскихъ, вотчины митрополитовъ и многихъ важнъйшихъ монастырей освобождались отъ этихъ поборовъ. Обратили внимание на то, что воеводы и приказные люди делали невыносимыя насилія посадскимъ и крестьянамъ. Царская грамота запрещала воеводамъи приказнымъ людямъ брать посулы и поминки, не дозволяла вымогать для себя безденежное продовольствіе, гонять людей на свои работы. Угрожали за нарушение этихъ правилъ пенею вдвое противъ того, что виновные возьмутъ неправильно, если челобитная, на нихъ поданная, окажется справедливою. Но, мимо

всякихъ угрозъ, воеводы и приказные люди продолжали поступать по прежнему, темъ более, что правительство, делая имъ угрозы за злочнотребленія, повіряло имъ большую власть въ управляемыхъ ими областяхъ, потому что оно только черезъ ихъ посредство и при ихъ стараніи могло надёяться на собираніе налоговъ съ народа. Нівоторымь городамь и убядамь (напр., Вагъ, Устюжнъ) подтвержденъ былъ старый порядокъ самоуправленія; въ другихъ его уже не было, да и тамъ, гдъ онъ существоваль, онъ имёль разныя степени размёра 1), но вездъ онъ, болъе или менъе, стъснялся властію воеводъ; впрочемъ, самые выборные старосты дълали утвененія бъднымъ людямъ, и правительство приказывало своимъ воеводамъ охранять отъ нихъ народъ 2). Вообще въ это время, продолжая стараться всёми мёрами добывать себё деньги, правительство, однако давало народу и облегченія въ разныхъ містахъ 3). Покончено было дёло съ англичанами. Еще во время осады Москвы Владиславомъ, царь занялъ у нихъ 20,000 р., а въ іюль 1620 года прівхаль въ Москву известный тамь Джонь Мерикъ; онъ поздравлялъ Филарета съ освобожденіемъ, потомъ снова началь просить пропуска англичань въ Персію по Волгъ. Правительство снова отдало этоть вопрось на обсуждение торговыхъ людей, которые дали такой совътъ, что англичанъ не следуеть пускать въ Персію иначе, какъ за большую пошлину. Мерикъ имълъ у себя инструкцію добиваться безпошлиннаго провзда въ Персію. Видя, что не добьется этого, онъ самъ отвазался отъ всякихъ правъ на этотъ пробздъ съ платежомъ пошлинъ и сказалъ: "если отъ нашей торговли будетъ убытокъ государевой казнъ и вашимъ торговымъ людямъ, то и говорить больше нечего. Мой король не желаеть убытка вашей казнъ и московскимъ дюдямъ". Долгъ англичанамъ былъ выплаченъ. Московское Государство осталось съ Англіею въ самыхъ лучшихъ, дружескихъ отношеніяхъ.

<sup>1)</sup> Напр. въ Новгородъ выборные старосты и цъловальники могли судить всякіе иски, исключая уголовныхъ дълъ. Въ Псковъ судъ ихъ простирался на иски не свыше 100 р., но въ 1633 и псковскіе сравнены были съ новгородскими; въ другихъ мъстахъ земскіе старцы и цъловальники занимались только раскладкою податей и разверсткою повинностей.

<sup>2)</sup> Въ 1621—22 г. въ Чердини и Соликамскѣ воеводамъ велѣно било оберегать на родъ отъ злоупотребленій посадскихъ, волостнихъ старостъ и цѣловальниковъ, которые въ своихъ мірскихъ книгахъ дѣлали "бездѣльныя приписки", налагали неправильно повинности и брали себѣ лишнія деньги въ посули; за такое воровство имъ угрожали смертною казнью.

з) Такъ, калужанамъ дана льгота отъ государственныхъ новинностей на три года. Въ разныхъ мёстахъ давались разныя льготы, напр., въ платежё ямскихъ денегъ вмёсто 1,000 руб. съ сохи—только 468 руб.

Обогащение казны составляло главную заботу московскаго правительства. Постановиди, чтобы впередъ всф живущіе въ посадахъ служилые люди несли тягло наравнъ съ посадскими. а посадскіе впередъ не смёли бы продавать своихъ дворовъ такимъ лицамъ, которыя по своему званію освобождались отъ тягла 1). Установлены были таможенные и кабацкіе головы для сбора доходовь съ таможень и продажи напитковь, а къ нимъ придавались выборные изъ мъстныхъ жителей цъловальники. Въ пограничныхъ торговыхъ городахъ: въ Архангельсев, Новгородь, Псковь, всь дорогіе товары, такъ-называемые узорочные (къ нимъ причислялись золотыя и серебряпныя вещи), не прежде могли поступать въ продажу, какъ послъ того, какъ таможенный голова отбереть и вупить въ казну все, что найдеть лучшаго. То же соблюдалось и по отношенію къ иноземнымъ напиткамъ. Въ некоторыхъ местахъ, вместо того, чтобы держать головь, таможенные и кабацкіе сборы стали давать на откупъ; и такая мъра была особенно отяготительна для жителей, темъ более, что отвупщики были большею частью люди дурные. Кабаки развелись повсюду; правительство постоянно приказывало стараться, чтобъ люди побольше пили и доставляли казнъ выгоды. Очень многимъ лицамъ давались привилегіи приготовлять для себя, но никакъ не на продажу, напитки предъ большими праздниками или по поводу разныхъ семейныхъ торжествъ. Эти дозволенія служили поводомъ къ безпорядкамъ, потому что подавали возможность тайно продавать вино или же обвинять въ тайной продажъ. Торговцы и промышленники, кромъ таможенныхъ пошлинъ, облагались разными поборами: въ городахъ платили полавочное, на дорогахъ и перевозахъ-мыто. За продажу запрещенныхъ товаровъ (напр., соли, отправленной за-границу, или за провозъ въ Сибирь оружія, жельзныхъ изделій и вина) брали заповъдныя деньги 2). Самыя повседневныя занятія облагались различными мелкими поборами, напр., за водопой скотины и за мытье бълья на ръкъ бралось пролубное, и для такого сбора изъ жителей выбирались особые цёловальники, которые клали собираемыя деньги въ ящикъ за казенною печатью. Выборъ

<sup>1)</sup> Тягло обнимало въ то время много налоговъ, поборовъ и повинностей, какъ-то: подводная, ямскія деньги, стрѣлецкія деньги, и проч. Къ числу повинностей, отправляемыхъ тяглами, принадлежало тогда устройство деревянныхъ мостовыхъ въ городахъ и мѣры предупрежденія пожаровъ: съ послѣднею цѣлью въ Москъѣ выбирались изъ жителей "ярыжные"; жяте ли должны были доставлять имъ на свой счетъ огнеспасительныя принадлежности.

<sup>2)</sup> Продажа табаку и кар тъ строго преследовалась: за употребленіе табаку рёзали носы.

цёловальниковъ къ разнымъ казеннымъ сборамъ и работамъ, отправляемымъ съ тягла, въ значительной степени отягощалъ народъ; казенная служба отвлекала выбранныхъ отъ собственныхъ занятій, а общество должно было платить за нихъ подати.

При разстроенномъ состояніи Московскаго Государства, Сибирь была тогда важнымъ источникомъ поправленія финансовъ. Сибирскіе мёха выручали царскую казну въ то время, когда невозможно было много собирать налоговъ съ разоренныхъ жителей внутреннихъ областей. Государь отдёлывался соболями повсюду, гдё только нужно было платить и дарить. Правительство старалось преимущественно захватить въ свои руки мёха передъ частными торговцами, и хотя послёднимъ дозволялось ёздить въ Сибирь для покупки мёховъ, но они были стёсняемы разными распоряженіями, отнимавшими у нихъ время и предававшими ихъ произволу воеводъ 1).

Русскіе подвигались шагь за шагомь на востовь и, съ каждымь захватомь новыхь земель, строили остроги и облагали туземцевь ясакомь. Но чтобы Сибирь была прочно привязана въ Московскому Государству, необходимо было заселить ее, насколько возможно, русскимь народомь. Правительство принимало въ этому свои мѣры въ описываемое нами время.

Кромѣ служилыхъ, преимущественно казаковъ, ядро тогдашняго русскаго населенія въ Сибири составляли пашенные крестьяне, которые набирались изъ охотниковъ — вольныхъ, гулящихъ людей, — имъ давали земли, деньги на подмогу, и льготы на нѣсколько лѣтъ. Эти пашенные крестьяне обязаны были пахать десятую часть въ казну и этотъ хлѣбъ, называемый десятиннымъ, шель на продовольствіе служилыхъ.

При водвореніи пашенныхъ крестьянъ, землю, отводимую имъ, мёряли на десятины, на три поля, и присоединяли къ ней сённые повосы и разныя угодья. Это дало немедленно поводь къ тому, что нёкоторые захватывали земель болёе, чёмъ слёдовало, и стали продавать. Такъ было въ западной Сибири, напр., въ верхотурскомъ уёздё, гдё населеніе было сравнительно гуще; правительство, узнавши объ этомъ приказывало дёлать пересмотры земель и за владёльцами оставлять только ту землю, которую они дёйствительно обработывали. Такимъ образомъ, положено было препятствіе къ захвату сибирскихъ земель въ частную собственность. Такъ какъ движеніе русской власти на востокъ совершалось быстро, то потребность въ пашен-

<sup>1)</sup> Мъхами дорожили до такой степени, что когда не доискались пары соболей между мъхами, посланными изъ Сибири въ царскую казну, то производили по этому поводу слъдствіе.

ныхъ крестьянахъ превышала число охотнивовъ поступать въ это званіе, и тогда правительство приказывало насильно сводить поселенныхъ уже пашенныхъ врестьянъ съ месть более близкихъ на мъста болье отдаленныя; такъ цереводились врестьяне изъ Верхотурья и Тобольска въ Томскъ, и это насильное передвижение подавало поводъ къ побъгамъ: явленіе, черезъ-чуръ обычное въ европейскихъ странахъ Московскаго Государства, очень скоро показалось и въ Сибири. Кроме пашенныхъ крестьянъ, позволяли заниматься земледёліемъ всёмъ вообще, какъ-то: духовнымъ, торговымъ людямъ, посадскимъ; съ нихъ брали такъ называемый выдъльный снопъ 1). Пашенные крестьяне и работавшіе съ выдъльнаго снопа не могли доставить казнъ хлъба въ такомъ количествъ, въ какомъ нужно было для продовольствія служилыхь въ Сибири: поэтому хлёбъ доставлялся изъ Пермской земли на счетъ тамошнихъ жителей, что называлось сибирскимъ отпускомъ-повинность эта была тяжелая, хлебъ скупался по таксъ, по 25 алтынъ за четверть ржи (алтынъ = 6 денегь, а въ рубле 200 денегь или 33 алтына 4 д.), а постройка судовъ и доставленіе подводъ лежали на жителяхъ.

Въ Сибири, какъ въ странъ болье отдаленной, сильно проявлянись пороки тогдашнихъ русскихъ людей. Воеводы съ особенною наглостію брали взятки и дълали всъмъ насилія; служилие люди обращались дурно съ туземцами и накладывали на нихъ лишній ясакъ, сверхъ положеннаго, въ свою пользу; наконецъ, пьянство въ Сибири дошло до такихъ предъловъ, что правительство принуждено было поступать вопреки общепринятымъ мърамъ и вельло уничтожить кабаки въ Тобольскъ 2). Церквей въ Сибири было мало; переселенцы удалены были и отъ богослуженія и отъ надзора духовныхъ и вели совсьмъ неблагочестивый образъжизни. Патріархъ Филаретъ въ 1621 году посвятилъ въ Сибирь перваго архіерея, архіепископа Кипріана. Но на слёдующій же годъ оказалось, что русскіе сибиряки не хотъли его слушать и отличались крайнею распущенностію правовъ. Филаретъ послалъ въ Сибирь обличительную грамоту, съ приказаніемъ читать ее

<sup>4)</sup> Способъ собиранія видёльнаго снона, а также и десятиннаго хлёба съ казеннихь крестьянь приносиль большія неудобства земледёльцамь. Послёдніе не смёли сыадывать въ нади сжатаго хлёба, пока служилие люди не придуть и не возьмуть того, что слёдуеть въ казну, а такъ накъ село оть села отстояло версть на стоизтьдесять и болёе, то служилие люди не успёвали пріёзжать во-время и хлёбъ
пропадаль въ поляхь оть непогоды или быль расхищаемъ птицею. Отъ этого народъ
териёль нерёдко голодь.

<sup>2)</sup> Однако въ Верхотурь оно не рышилось этого сдылать, потому что тамъ была главная сибирская таможня и всегда находилось сконленіе торговых выдей; они доставляли казні слишкомъ много дохода потребленіемъ вина.

всенародно въ церквахъ. Онъ укорялъ русскихъ поселенцевъ Сибири, особенно служилыхъ людей, за то, что они не соблюдали полеженныхъ церковью постовъ, вли и пили съ иновърцами, усвоивали ихъ обычаи, находились въ связи съ некрещеными женщинами, впадали въ кровосмътенія, брали себъ насильно чужихъ женъ, закладывали, продавали, перепродавали ихъ другъ другу; прівзжая въ Москву съ казною, сманивали и увозили въ Сибирь женщинъ и, въ оправданіе своихъ безнравственныхъ поступковъ, показывали грамоту, будто данную имъ какимъ-то дъякомъ Андреемъ. Спбирское духовенство до крайности снисходительно относилось къ такому поведенію своей паствы, да и сами духовные неръдко вели себя не лучше мірскихъ людей. Мы не знаемъ, въ какой степени повліяло на сибирьковъ посланіе Филарета, но съ этихъ порь стало заводиться въ Сибири болье церквей и монастырей.

Таково было положение въ Сибири, странъ, какъ мы сказали, имъвшей наибольшее значение для обогащения казны Московскаго Государства.

Важенъ быль для Россіп и край приволжскій, но значеніе егооставлялось еще будущимъ временамъ; нижняя часть его была при Михаиль Оедоровичь еще очень мало заселена. Начиная отъ-Тетюшей внизъ, берега широкой рѣки были пусты; только три города: Самара, Саратовъ <sup>1</sup>) и Царицынъ, представлялись пут-нику, плывшему по Волгъ; эти города были заселены исключительно стрёльцами и были скорбе сторожевыми острожками, чъмъ городами. Осъдлыхъ земледъльцевь въ этомъ врав не было. Встрвчались кое-гдв только временно проживавшіе рыбаки, приманиваемые необыкновеннымъ изобиліемъ рыбы въ Волгѣ. Въ ущельяхъ горъ, окаймляющихъ правый берегъ ръка, гивздились воровскіе казаки и, при удобномъ случав, нападали на плывущія суда. Самое опасное вь этомъ отношеніи мъсто было въ Жегулевскихъ горахъ, около впаденія рѣки Усы въ Волгу, гдѣ оба берега значительно высоки и были покрыты дремучимъ льсомъ. Поэтому плавать по Волгь было возможно только подъ. прикрытіеми вооруженных людей. Въ описываемое время отъ-Нижняго до Астрахани побратно ходили, такъ-называемые, караваны-вереницы судовъ, плывшихъ въ сопровождении стръльцовъ, которые находились на передовомъ суднъ. Караваны сверху въ Астрахань проходили весною, а снязу изъ Астрахани осенью, и привозимые въ Нижній восточные товары развозидись

<sup>1)</sup> Саратовъ билъ костроень не на томъ мёсть, где телерь, а на противоположной сторонь Волги въ четирекъ верстахъ отъ нея.

уже съ наступленіемъ зимняго пути на саняхъ. Плаваніе вверхъ по Волгѣ было очень медленно, и въ случав противнаго вѣтра, гребцы и рабочіе выходили на берегъ и тянули суда лямкою; кромѣ судовъ, отправлявшихся съ караваномъ, нѣкоторые смѣлые хозяева пускались отдѣльно на своихъ стругахъ и носадахъ, но нерѣдко платились достояніемъ и жизнію за свою смѣлость. Городъ Астрахань возрасталъ, благодаря торговлѣ съ Персіею. Кромѣ персіянъ, въ Астрахани торговали бухарцы, но турецкихъ подданныхъ не пускали въ городъ. Персидская торговля въ это время была мѣновая. Важною вѣтвью торговой дѣятельности въ Астрахани была торговля татарскими лошадьми, но правительство, желая взять ее въ свои руки, стѣсняло ее въ Астрахани и приказывало татарамъ пригонять лошадей прямо въ Москву, гдѣ для царя отбирались лучшія лошади. Этотъ пригонъ лошадей въ столицу назывался ордобазарною станицею.

Вліяніе Салтыковых в при двор в ослаб вло тотчаст съ прибытіемъ Филарега, но они держались нісколько лість, благодаря покровительству Мароы Ивановны. Жертва ихъ злобы, Марья Хлонова, жила въ Верхотуръв до конца 1620 года. Въ этотъ годъ ее перевезли въ Нижній, означивши въ грамотъ подъ именемъ Анастасіи, даннымъ ей при взятіи во дворецъ. Филаретъ думаль-было женить сына на польской королевив, потомъ на датской, но сватовство не удалось. Царь, изъ угожденія къ матери, долго сдерживаль свои чувства, наконець, объявиль родителю, что не хочетъ жениться ни на комъ, кромъ Хлоповой, которая ему указана Богомъ. Произвели следствіе о бывшей бользни царской невъсты. Призваны были отецъ и дядя Марьи Хлоповой. При бояринѣ Шереметевѣ, чудовскомъ архимандритѣ Іосифѣ, ясельничемъ Глѣбовѣ и дьякѣ Михайловѣ, царь сдѣлаль допрось врачамь, лечившимь Хлонову. Эти врачи показали царю совсёмъ не то, что доносили ему за семь лётъ предъ темь Салтыковы, будто бы со словь этихъ самыхъ врачей. Эти врачи никогда не говорили Салтыковымъ, что царская невъста больна неизлечимо и неспособна къ дъторожденію. Изобличенные на очной ставки съ докторами Салтыковы, бояринъ Борисъ и окольничій Михайло, были сосланы въ ихъ далекія вотчины, впрочемъ, безъ лишенія чиновъ. Но это не помогло несчастной Хлоповой. Мать царя упорно вооружилась противъ брака Михаила съ Хлоповой и поклялась, что не останется въ царствъ своего сына, если Хлопова будетъ царицею. Царь Михаилъ Өедоровичь и на этотъ разъ уступиль волѣ матери. Въ грамотѣ отъ ноября 1623 года было объявлено Ивану Хлопову, что великій государь не соизволиль взять дочь его Марью въ супруги; приказано Ивану Хлонову жить въ своей коломенской вотчинъ, а Марьъ Хлоновой вмъсть съ дядею своимъ Желябужскимъ осгаваться въ Нижнемъ (гдъ ей данъ былъ дворъ, нъкогда принадлежавшій Козьмъ Минину и послъ смерти бездътнаго сына его, Нефеда, взятый въ казну, какъ выморочное владъніе). Говорятъ, что Филаретъ сильно укорялъ сына за малодушіе, выказанное послъднимъ въ дълъ Хлоновой.

Въ сентябрѣ 1624 года царь, по назначенію матери, женился на дочери князя Владиміра Тимовеевича Лолгорукова. Маріи, противъ собственнаго желанія. 19 сентября было совершено бракосочетаніе, а на другой день молодая царица. овазалась больною. Говорили, что ее испортили лихіе люди. Неизвестно, кто были лихіе люди и действительно ли царица. была жертвою тайнато злодённія; только черезъ три місяца. съ небольшимъ, 6 января 1625 года, она скончалась. Современникъ летописецъ указываетъ на это, какъ на Божіе наказаніе за насиліе, совершившееся надъ Хлоповой. 29 января 1626 года дарь вступиль во второй бракь съ дочерью незнатнаго дворянина Евдокією Лукьяновною Стрішневою, будущею матерью царя Алексвя. Замвчательно, что ее ввели въ царскій дворець и нарекли царицею только за три дня до брака, какъ-бы въ предупреждение придворныхъ козней, уже погубившихъ двухъ царскихъ невъстъ.

Вскорт послт бракосочетанія царя послтдоваль указъ Филарета такого содержанія: въ марть 1625 года прибыль въ Москву посланникъ шаха Аббаса, грузинецъ Урусамбекъ, и правезъ золотой, осыпанный драгоценными каменьями, ковчегь, въ которомъ находился кусокъ старой льняной ткани, выдаваемой персидскимъ шахомъ за срачицу Інсуса Христа. Такъ какъ признать на въру справедливость свидътельства иновърнаго государя казалось соблазнительнымъ, то Филаретъ, для узнанія истины, прибъгнуль къ такому способу: наложиль на недёлю постъ, повелёлъ носить присланную святыню къ болящимъ и наблюдать: будутъ ли чудеса отъ этой ризы Господней? Отъ марта до сентября 1625 года оказалось 67 чудесъ, а отъ сентября до марта 1626 года — 4 чуда. На этомъ основаніи риза признана подлинною; учреждено было празднество въ честь ея 27 марта; начались строиться церкви во имя Ризы Госполней.

Время отъ второго бракосочетанія цяря до второй польской войны ознаменовалось нѣкоторыми законодательными мѣрами въ исправленію дѣлопроизводства и къ устройству благочинія. Самою важнѣйшею изъ этихъ мѣръ было возобнов-

леніе въ 1627 году губныхъ старостъ. Это учрежденіе, общее въ XVI вѣкѣ, не было формально уничтожено, но значеніе его упало; уже во многихъ містахъ не было вовсе губныхъ старостъ, въ другихъ они были, но часто не по выбору, а по назначению, и возбуждали противъ себя жалобы за свои влоупотребленія: выпускали за взятки воровь и разбойниковь, научали колодниковъ оговаривать невинныхъ. Между губными старостами и воеводами происходили пререканія: губные старосты обличали воеводъ, а воеводы-губныхъ старостъ въ вопіющихъ злоупотребленіяхъ. Власть ихъ вообще была не разграничена отъ власти другихъ должностныхъ лицъ. Часто по возникавшимъ уголовнымъ дёламъ посылались изъ Москвы нарочные сыщики, ненавидимые народомъ за свои злоупотребленія и насилія. Разбои не прекращались. Теперь веліно было во всёхъ городахъ произвести выборъ (людьми всёхъ званій) губныхъ старостъ изъ зажиточныхъ дворянъ, хорошаго поведенія, и умівющихъ грамоті, "которымъ бы можно въ государевыхъ делахъ верить"; имъ поручалось сыскивать всякія уголовныя дела, но отписывать обънихъ въ Москву. Затемъ постановлено было не разсылать болве сыщиковъ по уголовнымъ дъламъ. Но возстановление значения губныхъ старостъ не удовлетворило, однако, вполнъ общественной безопасности. Судъ губныхъ старостъ не былъ независимъ: они должны были относиться за решеніемь дель въ Москву, въ разбойный приказъ; разъ выбранные, они могли быть сменяемы не иначе, какъ по вол'в правительства; иногда даже они (вакъ делалось цередъ темъ) назначались безъ выбора; наконецъ, въ ихъ дела и управление вмъшивались воеводы. Неточность въ разграниченіи обязанностей была діломь обычнымь въ Московскомъ Государствъ. Иногда, вмъсто губнаго старосты, завъдывалъ уголовнымъ дёломъ воевода, а въ другомъ мёстё губнымъ старостамъ поручались неуголовныя дёла. Были случаи (напр., въ 1644 г. въ Дмитровъ и Кашинъ), что жители жаловались правительству на губныхъ старостъ и просили быть у нихъ, вмёсто старость, воеводамь.

Жалобы на разбои не прекращались послё этого учрежденія. Въ особенности разбойничали люди и крестьяне дворянь и приказныхь людей, а владёльцы ихъ укрывали. Подобное случалось тоже и въ тяглыхь обществахь. Поэтому, черезь нёсколько лёть послё учрежденія губныхь старость, правительство установляло брать пени съ обществь, сотень, улиць, сель и пр: въ такихъ случаяхъ, когда жители покажуть, что у нихъ нёть разбойниковъ, а разбойники окажутся; или же

когда будетъ дознано, что люди не поспетили на крикъ разбиваемыхъ разбойнивами. Но у людей того времени господствовали старинныя сбивчивыя понятія о преступленіяхъ: на уголовное дёло смотрёли, какъ на частную обиду; родственникъ, подававшій искъ на убійцу своего кровнаго, зачастую заключаль съ нимъ мировую, и дёло прекращалось. Такія мировыя и прежде запрещались закономъ, но продолжали совершаться. Новое запрещеніе последовало при Михаиле Оедоровичь, но и посль этого вторичнаго запрещенія видны примъры стараго обычая. За убійство и разбои обывновенно казнили смертью: тому же подвергались церковные воры, а равнымъ образомъ и всякій воръ, трижды попавшійся въ кражь. (За вторую и первую кражу обыкновенно отсекали руку). Но были случаи, когда убійство не влекло за собою казни: дворянинъ, сынъ боярскій или ихъ прикащикъ, убивши чужого крестьянина и сказавши подъ пыткою, что онъ убилъ его неумышленно, отвъчалъ за убійство не самъ; изъ его помъстья брали лучшаго крестьянина и отдавали тому, у кого убить крестьянинъ. Боярскій человікъ, убившій чужого боярскаго человіка, отдавался съ женою и детьми господину убитаго. Въ 1628 году было установлено, чтобы кабалы, даваемыя людьми на себя, были действительны только въ продолжение пятнадцати лътъ, а ростъ на занятыя деньги-только въ продолжение пяти льть, потому что въ этотъ срокъ проценты равнялись занятому капиталу. Относительно правежа сдёлано было распоряженіе, указывающее замізательную черту тогдашних правовъ. Многіе, задолжавши, хотя владёли именіями, но соглашались лучше подвергать себя правежу и позволять себя бить палками, чемъ отдать за долги свое имущество; и правительство постановило, чтобы впередъ такихъ должниковъ не держать на правежь болье мьсяца, а сыскивать долги на ихъ имъніяхъ. Новыя мъры противъ пожаровъ предприняты были послъ того, когда Москва два раза, въ 1626 и 1629 годахъ подвергалась опустошительнымъ пожарамъ, но эти мъры, однако, были мало действительны, такъ какъ пожары и после того повторялись, и въ Москвв, и въ другихъ мъстахъ.

Въ это время сложилась и развилась правильная система государственнаго управленія посредствомъ приказовъ; по крайней мъръ, съ этихъ годовъ постоянно упоминаются многіе привазы, о которыхъ прежде нътъ извъстій 1).

<sup>1)</sup> Патріаршій дворець, патріаршій судный приказь, патріаршій разрядь, новгородская четь, новая четь, устюжская четь, владимірская четь, галицкая четь, костромская четь, московскій судный приказь, казенный дворь, мастерская государева па-

Срокъ перемирія съ Польшею истекаль, и въ 1631 году правительство начало готовиться къ войнь, такъ какъ во всь прежніе годы безпрерывныя недоразумьнія съ Польшею показывали, что война неизбъжна. Велено было дворянамъ и дътямъ боярскимъ быть готовыми 1). Съ монастырскихъ именій, со всвхъ вотчинъ и помъстій за даточныхъ людей положены были деньги: по 25 р. на коннаго и по 10 р. на пъщаго. Между темь, сознавалась потребность водворенів правильнаго обученнаго войска на иностранный образець, и такъ какъ изъ русскихъ людей такого войска нельзя было составить въ скоромъ времени, то поневолъ ръшено было пригласить иностранцевъ. Узнавши объ этомъ желаніи, начали являться въ Россію разные иноземцы съ предложеніями нанимать за границею ратныхъ людей. Правительство дало поручение такого рода полковнику Лесли и подполковнику Фандаму, служившему нъкогда французскому королю; правительство приказало имъ нанять за границею польъ ратныхъ людей всякихъ націй, но только не католиковъ, съ платою впередъ на 4 мѣсяца и съ правомъ, по желанію, удалиться въ отечество, оставивши, однако, въ Россіи свое оружіе; раненымъ объщана была награда. Лесли и Фандамъ, кромв наема людей, имвли также поручение купить за границей 10,000 мушкетовъ съ фитилями, для вооруженія иноземныхъ солдать (каждый мушкеть обошелся тогда по 1 1/2 р.). Кром'в того, выписано было изъ Голландіи нісколько людей, знающихъ городовое дёло, и сдёлана была закупка пороху, ядеръ и сабельныхъ полосъ. Правительство такъ дорожило наемными иноземными воинами, что, заслышавъ о прибытіи Лесли съ ратными людьми, выслало имъ на встречу воеводу Стрешнева съ приказомъ продовольствовать ихъ харчевникамъ на пути нивомъ и събстными принасами и велело выбрать особых в целовальниковъ для наблюденія, чтобы харчевники не брали съ нихъ лишняго.

Въ апрълъ 1632 года скончался польскій король Сигизмундъ III. Въ Польшъ принялись за избраніе новаго короля. Пользуясь междуцарствіемъ, которое у поляковъ всегда сопровождалось безпорядками, царь и патріархъ приказали начать непріязненныя дъйствія противъ Польши и прекратить сношенія съ Литвою, изъ опасенія какого-нибудь зла отъ литовскихъ людей. Не вельно было покупать у нихъ хмъль, потому

лата, сбору ратныхъ и даточныхъ людей приказъ, дворцовый судный приказъ, полоняничный приказъ (вёроятно существовавшій раньше), приказъ сыскныхъ дёлъ и пр., кромё прежде существовавшихъ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Они были раздёлены на статьи: принадлежащіе къ первой статьё получали 25 р. годового жалованья, къ средней 20, а къ меньшей 15.

что «баба-въдунья наговариваеть на хмъль, и они провозять

моровое повътріе.

Созванъ былъ земскій соборъ. На немъ решено было отомстить полявамъ за прежнія неправды и отнять у нихъ города, неправильно захваченные ими у русскихъ. На жалованье ратнымъ людямъ положено собрать по прежнему съ гостей и торговыхъ людей пятую деньгу, а бояре, окольничьи и думные люди, стольники, дворяне и дёти боярскіе, дьяки, архіереи и всъ монастырскія власти обязались давать, смотря по своимъ пожиткамъ, вспоможение, которое называлось "запросными деньгами", и доставлять въ скоромъ времени въ Москву князю Пожарскому съ товарищами, которымъ порученъ былъ этотъ сборъ. Главное начальство надъ войскомъ въ 32,000 человъкъ поручено было боярину Михаилу Борисовичу Шеину и окольничему Артемію Измайлову (всего войска было более 66,000 и 158 орудій). Шеинъ и Измайловь должны были идти добывать Смоленскъ, а прочіе воеводы - другіе города. Дъла шли удачно для Московскаго Государства; воеводы успѣли захватить нѣсколько городовъ и посадовъ; самъ Шеинъ окружилъ себя оконами подъ Смоленскомъ на Покровской горъ. Полаки въ Смоленскъ отбивались 8 мъсяцевъ и уже, по недостатку принасовъ, готовились сдаться, какъ въ августъ 1633 года, въ ту пору неожиданно, подошелъ въ городу король Владиславъ съ 23,000 человъкъ войска. Въ это время, по наущенію Владислава, казаки и крымцы напали на украинные города Московскаго Государства. Услыхали объ этомъ служилые люди, помъщики украинныхъ городовъ, бывшіе въ войскъ Шеина; они вообразили себъ, какъ въ ихъ отсутствие враги станутъ убивать и брать въ пленъ женъ и детей, и стали разбегаться. Войско Шенна значительно уменьшилось; онъ не могъ устоять противъ Владислава на Покровской горъ, отступилъ и заперся вблизи въ острожеъ. Поляви осадили его. Шеинъ выдерживалъ осаду до февраля 1634 года. Войско его страдало отъ цынги. Сдълался моръ, а изъ Москвы не посылали ему ни войска, ни денегъ. Царь, 28 января 1634 года, узнавши о бъдственномъ состояніи Шеина, снова созваль вемскій соборъ и жаловался, что сборъ запросныхъ и пятинныхъ денегъ шелъ хуже, чёмъ въ прежніе годы, хотя Русская Земля съ тёхъ поръ и поправилась. Соборъ постановилъ новый сборъ запросныхъ и пятинныхъ денегъ, который и порученъ былъ боярину Лыкову. Но пока могли быть собраны эти деньги и доставлено продовольствіе Шеину, его войско подъ Смоленскомъ пришло въ крайнее положение. Между темъ, иностранцы, бывшие при

Неивъ, начали сноситься съ воролемъ. Это побудило, навонецъ, Шеина испросить у царя дозволение вступить въ переговоры съ поляками о перемиріи. Шеинъ завлючилъ условіе, по воторому русскому войску дозволялось безпрепятственно вернуться въ отечество, съ тъмъ оружіемъ, какое оно имъло на себъ, положивши всъ пушки и знамена передъ королемъ, а желающимъ предоставлялось вступить въ польскую службу: но изъ русскихъ людей нашлось такихъ только 8 человъкъ, а иноземцевъ перешло довольно. 2,004 человъка больныхъ воиновъ было оставлено подъ Смоленскомъ. Съ Шеиномъ ушло 8,056 человъкъ. Шеинъ съ товарищами вернулся въ Москву.

Въ то время, когда Шеинъ стоялъ подъ Смоленскомъ, въ Москвъ произошли большія перемѣны. Филаретъ скончался въ октябрѣ 1633 года. Вмѣсто него возведенъ былъ на патріаршескій престоль псковскій епископъ Іосифъ, прежде гонимый Филаретомъ, а подъ конецъ назначенный имъ самимъ себѣ въ преемники. Съ кончиною Филарета подняли голову бояре, которые до того времени боялись строгаго патріарха, но нискольто не боялись добродушнаго царя. Немедленно возвращены были Салтыковы и снова стали близкими къ царю людьми.

Бояре вообще ненавидёли Шеина. Онъ раздражалъ ихъ своею гордостію, озлобилъ заносчивостію: Шеинъ, гдё только могъ, не затруднялся выказывать свое превосходство передъ другими и выставлять неспособность своихъ товарищей; Михаилъ Борисовичъ не считалъ никого себе равнымъ. Лётописцы говорятъ, что и въ войске, какъ начальникъ, онъ не былъ любимъ ратными людьми за то, что обращался съ ними надменно и жестоко. Болре увидали случай отомстить ему за всё оскорбленія, которыя онъ дозволялъ себе по отношенію къ нимъ. Царь Михаилъ Өедоровичъ, по смерти родителя, не имёлъ силы голи противостать боярамъ, а можетъ быть и самъ находился подъ ихъ вліяніемъ. Надъ Шеиномъ и его товарищами произвели слёдствіе и 23 апрёля 1634 г. въ приказё сыскныхъ дёлъ приговорили казнить смертію Михаила Шеина, Артемія Измайлова и сыва послёдняго, Василія.

Когда осужденных вывели за городъ на "пожаръ", мѣсто казни преступниковъ, то дьякъ Димитрій Прокофьевъ всенародно прочиталь приговоръ, подробно исчислилъ "воровство" и измѣну приговоренныхъ къ смерти. Прежде всего поминалось большое жалованье царское бывшему бозрину Шеину: царь, передъ отправкою его въ походъ, далъ ему изъ дворцовыхъ волостей большое село Голенищево съ приселками и деревнями и не велѣлъ брать никакихъ податей съ помѣстій и вотчинъ Шеина и Измай-

лова. Шеину поставили въ первую вину то, что, еще не уходя на службу, онъ передъ государемъ исчислилъ съ большою гордостію свои прежнія заслуги и выразился о другихъ боярахъ, что въ то время, когда онъ служилъ, они "за печью сидъли и сыскать ихъ нельзя было". Царь, для своего государскаго и земскаго дъла, не хотель его оскорбить и смолчаль, а бояре, слыша такія грубыя и поносныя слова и видя, что государь къ нему милостивъ, не хотъли государя распручинить. Здъсь проглядываетъ настоящая причина злобы противъ Шеина; опираясь на покровительство сильнаго Филарета, онъ былъ слишкомъ смёлъ, и въ то же время, отправляясь на войну, слишкомъ надёялся на самого себя; вышло ему на зло: онъ проиграль въ войнѣ; а Филарета не стало и некому было защитить его. Ему съ Измайловымъ поставили въ вину разныя военныя распоряженія, между прочимъ и то, что они велёли свести въ одинъ острожекъ ратныхъ людей, находившихся по разнымъ острожвамъ, отдали королю пушки и обезчестили имя государя тъмъ, что клади цередъ королемъ царскія знамена. Припомнили Шеину, какъ онъ, пятнадцать лёть тому назадъ, воротившись изъ Польши, гдѣ быль плённикомъ, не объявиль государю о томъ, что цѣловалъ кресть польскому королю. Его поступокъ нодъ Смоленскомъ толковался такъ, какъ будто Шеинъ хотълъ исполнить свое прежнее крестное цълованіе королю. Сынъ Артемія Измайлова, Василій. быль обвинень въ томъ, что пироваль съ поляками и русскими измѣнниками, находившимися у Владислава, и произносиль тавія слова: "какъ можетъ наше московское плюгавство биться противъ такого монарха? Каковъ былъ царь Иванъ, да и тотъ противъ литовскаго короля своей сабли не вынималъ!"
Имъ троимъ отрубили головы 27 апръля.

Другого сына Измайлова и съ нимъ двухъ человъкъ нака-зали кнутомъ и сослали въ Сибирь въ тюрьму за произнесение передъ литовскими людьми непристойныхъ словъ. Сосланъ былъ сынъ Шеина и черезъ нъсколько дней умеръ. Ссылка постигла совершенно безучастнаго въ этомъ дѣлѣ брата Измай-лова Тимовея, единственно за измѣну Артемія.

Трудно рѣшить: были ли виноваты Шеинъ и его товарищи въ ошибкахъ, въ которыхъ обвинялись. Мы не знаемъ, что въ ошиокахъ, въ которыхъ оовинялись. Мы не знаемъ, что представляли они въ свое оправданіе, но, безъ сомнѣнія, измѣны за ними не было, иначе они бы и не воротились въ Москву. Шеинъ заключилъ перемиріе не добровольно, а съ дозволенія царя. Невозможность спасти пушки объясняется крайнимъ положеніемъ войска. Приговоръ, произнесенный надъ Шеинымъ, противорѣчитъ фактамъ; Шеина обвиняли въ томъ, что онъ стянулъ все войско въ одинъ острожекъ, а между тъмъ царь за это хвалилъ Шеина въ свое время. Несчастіе подъ Смоленскомъ, за которое поплатился Шеинъ

съ товарищемъ, оказало печальныя последствія. Московскому Государству теперь уже чрезвычайно трудно было собрать ратныя силы и деньги для веденія войны. Оставалось просить мира, но къ счастію Польша предупредила въ этомъ Москву. Король изъ-подъ Смоленска отправился къ Бёлой и викакъ не могъ взять ее, а между тёмъ въ его войскё открылся большой недостатокъ жизненныхъ запасовъ; въ то же время къ королюприходили угрожающія въсти, что турецкій султанъ намъревается напасть на Польшу, а съ другой стороны шведы хотять отвазаться отъ участія въ нёмецкой тридцатилётней войнё и устремиться на Пруссію, принадлежавшую въ то время Польшв. Поэтому польскіе сенаторы первые прислали русскимъ боярамъ предложение о миръ. Тогда изъ Москвы отправлены были въ мартъ 1634 года бояринъ Өедоръ Шереметевъ и Алексъй Львовъ-Ярославскій. Они събхались съ польскими коммиссарами, хелминскимъ епископомъ Яковомъ Жадикомъ и другими панами, на ръчкъ Поляновкъ. Переговоры затянулись до 4 іюня. Поляки хотъли сорвать съ Московскаго Государства 100,000 рублей за отказъ Владислава отъ царскаго титула. Московскіе послы долго упирались, наконецъ согласились дать 20,000 рублей. На этой суммъ и поръшили. Объ стороны согласились заключить "въчный миръ". Поляки добивались самаго тъснаго союза, предлагали проектъ, чтобы по смерти короля избраніе совершалось вмъстъ съ чинами Московскаго Государства, чтобы царь быль избрань польскимь королемь и, възнакъ совершеннаго равенства, короновался отдёльно въ Москве и Польше, но такъ, чтобы польскій посоль возлагаль на царя въ Москвъ корону московскую, а московскій въ Польшё-польскую, наконецъ, чтобы царь, для соблюденія равенства между его дер-жавами, жилъ поперем'вню по году въ Москвъ, Польшъ и Литвъ. Московскіе послы отклонили эти предположенія. Поляки просили дозволить строить въ Московскомъ Государствъ костелы, подданнымъ обоихъ государствъ вступать между собою въ бравъ и пріобрѣтать вотчины полявамъ въ Московскомъ Государствѣ, а русскимъ—въ Польшѣ. Московскіе послы наотръзъ отказали, понявши, въроятно, что поляки этими путями хотёли всосаться въ московскую Русь и мало-но-малу пріобрёсть тамъ нравственное господство, какъ это сдёлалось въ западной и южной Русь. Составили договоръ, по которому царь уступалъ Польшё навсегда земли, находившіяся у поляковъ по Деулинскому договору 1). Объ стороны постановили не помогать врагамъ которой-либо изъ двухъ державъ, ръшили докволить свободную торговлю въ обоихъ государствахъ, выпустить обоюдно всъхъ плънныхъ и впередъ выдавать бъглыхъ преступниковъ. Польскій король признавалъ Михаила Оедоровича паремъ и братомъ. 2).

Государи самолично подврвнили этотъ миръ; польскіе послы прибыли въ Москву въ началь февраля 1635 года. Имъ былъ сдъланъ торжественный пріемъ, сообразно обычаямъ того времени. Сначала послы въ Грановитой палать представлялись царю, который сидъль на тронъ въ царскомъ нарядь и вънцъ; по бокамъ трона стояли рынды въ длинныхъ бълыхъ одеждахъ, бълыхъ сапогахъ, въ рысьихъ шапкахъ, съ топорами на плечахъ и золотыми цънями на груди. Пословъ допустили къ цълованію царской руки 3) и затъмъ окольничій явилъ ихъ подарки. Въ другой день пословъ позвали въ отвътную палату на докончаніе. Обрядъ этотъ происходилъ такимъ образомъ: сначала послы говорили съ боярами въ отвътной палатъ и читали договоръ; затъмъ ихъ позвали къ царю въ золотую па-

<sup>1)</sup> Черниговскую землю съ городами: Черниговомъ и Новгородомъ-Сѣверскимъ уступали собственно Польшѣ, а Смоленскую съ городами: Смоленскомъ, Рославлемъ, Бѣлою, Трубчевскомъ, Неведемъ, Сѣбежемъ, Стародубомъ и др.—Дитвѣ.

<sup>2)</sup> Для предосторожности на будущія времена поляки домогались, чтобы Мижанлъ Өедоровичь не писался царемъ "всея Руси", а только "своея Руси", на томъ основаніи, что часть Руси находится подъ польскимъ владеніемъ. Московскіе послы уперлись и заставили поляковь отказаться оть этого требованія. Поляки легкомысленно сами требовали, чтобы московскій царь ежегодно даваль запорожскимъ козадамь жалованье, не предвидя того, что такія дружелюбныя отношенія Московскаго Государства въ запорожскимъ козакамъ приведутъ черезъ двадцать лётъ въ роковимъ последствіямь для Польши. Какь черты различія вь понятіяхь двухь народовь можно привести некоторыя частности этихъ переговоровъ. Подяви хотели, чтобы миръ. утвержденъ быль присягою всёхъчиновъ Московскаго Государства. "Это дёло нестаточное, — отвёчали послы, — мы колопы государя нашего и во всей его царской воль". По заключеніи договора поляки сказали: "мы такое великое и славное дёло совершили, чего прежніе государи никакъ сдёлать не могли. Для вёчнаго воспоминанія на томъ месте, где стояли наши шатры, нужно насыпать два кургана и поставить два каменныхъ столба, и на нихъ написать имена государей нашихъ, годъ и мёсяцъ и имена пословъ, совершившихъ такое великое дело". Шереметевъ отвечалъ: "У насъ такихъ обычаевъ не повелось, да и делать этого незачёнь; все сделалось волею Божіею съ повельнія нашихъ великихъ государей и записано на память въ посольскихъ книгахъ". Царь похвалиль за это Шереметева и прибавиль съ своей стороны, что "доброе дело совершилось по воле Божіей, а не для столповъ и бугровъ бездушныхъ",

<sup>3)</sup> По русскому обычаю, царь, давши поцёловать руку иноверцамь, тотчась же умываль руки изъ стоявщаго туть рукомойника съ полотенцемь. Обычай этоть сильно не нравился иновемцамь и оскорбляль ихъ.

лату. Царь быль въ полномъ царскомъ облачении. По его приказанію, царскій духовникъ принесь изъ Благовъщенскаго собора животворящій кресть на золотой мись, подъ пеленою. Царь велёль спросить пословь о здравіи и приказаль сесть. Немного погодя, царскій печатникъ приказаль посламъ и боярамъ подойти поближе. Царь всталъ; съ него сияли вънецъ, взяли у него скипетръ. Утвержденную грамоту положили подъ кресть; дарь приложился ко кресту, велёль печатнику отдать грамоту посламъ и отпустить ихъ. Въ конце марта пословъ пригласили въ дарскому столу въ Грановитой налатъ. Царь сидъль за особымъ серебрянымъ столомъ, въ нагольной шубъ съ круживомъ и въ шанкъ. Бояре и окольничьи сидъли вънагольныхъ шубахъ и черныхъ шапкахъ, дворяне въ чистыхъохабняхъ. Для пословъ былъ особый столъ. У столовъ: царскаго, боярскаго и посольскаго, были особые поставцы съ посудою, которыми завъдывали во время пировъ придворные по назначенію. Дворедкій, крайчій, чашники и стольники, разносившіекушанье и напитки, были въ золотномъ платъв и высокихъ горлатныхъ шапкахъ. Царь, по обычаю, посылалъ посламъ со своего стола подачи. Подали врасный медъ. Государь всталъ и сказаль посламь: "Пью за здоровье брата моего, государя вашего, Владислава короля". Затемъ царь посылаль посламъ въ золотыхъ братинахъ пиво, и послы, принявъ чашу, вставали съ своихъ мъстъ, пили и опять садились за столъ.

Дня черезъ два польскихъ пословъ послѣ царскаго стола отпустили домой.

Въ томъ же году 23 апрёля, въ присутствіи мосновскаго посла князя Алексъя Львова-Ярославскаго, король съ шестью сенаторами присягнуль въ костель на храненіе договора, а затымь даль посламь веселый пиръ, за которымь пиль за здоровье брата своего, царя московскаго. Великолыпная иллюминація заключила это празднество.

Въ 1634 году прівзжало въ Москву голштинское посольство, описанное извёстнымъ Олеаріемъ, оставившимъ подробное и драгоценное путешествіе по тогдашней Россіи. Царь дозволиль голштинскимъ купцамъ торговать съ Персіею на десять лётъ, съ платежемъ въ казну 600,000 ефимковъ, считая въ фунте по 14 ефимковъ 1). Вообще, по окончаніи польской войны возрастало

<sup>1)</sup> Компанія голштинских в купцовъ имёла право возить безпошлинно свои товары въ Персію, но не развязывая ихъ въ Россіи, а изъ Персіи присозить сырой мелкъ, драгоценныя краски и другіе товары, исключая тёхъ, которые предоставлены были русскимъ торговцамъ, а именно: разныя ткани, крашений шелкъ, хлопчатую-

сближение Московскаго Государства съ иностранцами. Правительство приглашало знающихъ иностранцевъ для разныхъ полезныхъ учрежденій. Такъ, въ 1634 году переводчикъ Захарія Николаевъ отправленъ быль въ Германію для найма мастеровъ мъдноплавильнаго дъла. Иноземецъ Фимбрандтъ получилъ на десять лътъ привилегію поставить въ помъстныхъ и вотчинныхъ земляхъ, гдъ придется, но вдали отъ распашныхъ полей, мельницы и сушилы для выдёлки лосинныхъ кожъ, причемъ запрещалось всёмъ другимъ торговать этими предметами. Другой иноземець шведь Коэть получиль право устроить степлянный заводъ близъ Москвы. Въ 1644 году гамбуржцу Марселису съ дътьми (получившему еще въ 1638 году право на оптовую торговию на съверъ государства и въ Москвъ), и голландну Филимону Акему позволено устроить по рр. Шексив, Костромв и Вагв и въ др. мъстахъ желъзные заводы съ правомъ безпошлинной продажи изделій, на 20 леть, внутри и внё государства.

По свидътельству Олеарія, въ то время въ Москвъ жило много имоземцевъ и въ томъ числъ 1000 протестантскихъ семействъ. Они сначала невозбранно селились въ Москвъ, повсюду ставили на своихъ дворахъ молитвенные дома (кирки), закупали у русскихъ дворовыя места по хорошей цене; но противъ этого вооружились священники въ техъ видахъ, что сближение русскихъ съ нъмцами вредно дъйствуетъ на религозность русскихъ. По такимъ соображеніямь было запрещено німцамъ покупать и брать въ закладъ дворы и вельно сломать кирки, которыя нъмцы завели близь русскихъ церквей. Вмёсто этого въ Москве отведено имъ было особое мъсто подъ вирку. Около царя были иноземцы, доктора, аптекари, окулисть, алхимисть, лекари, переводчики, часовыхъ и органныхъ дёлъ мастера 1)-всв подъ вёдомствомъ аптекарскаго приказа. Имъ давалосъ жалованье деньгами или мъхами; кромътого, они получали извъстное количество пива, вина, меду, овса и свна. Лекарей посылали иногда для леченія ратныхъ людей. Царь Михаилъ Осдоровичъ сознаваль пользу науки, какъ видно изъего желанія пригласить на службу Адама Олеарія, о которомъ царю "извъстно учинилось, что онъ

бумагу, ковры, досивхи, клинки, шатры, нашивки, пояса, ладонъ и всякіе москатильные товары. Главнымъ предметомъ торговли голштинцевъ были краски.

<sup>1)</sup> Царь повидимому особенно любиль часы, такъ какъ во время торжественных обёдовь возлё него всегда стояло двое часовь. Органный мастеръ Мельхарть доставиль ему двухь часовых дёль мастеровь, которые обязались внучить русскихъ своему мастерству. Мельхарть сдёлаль такой искусный органь, что какъ онь за-играеть, то запоють сдёланныя на немь птицы, соловей и кукушка. Царю очень повравилась такая выдумка и онь подариль мастеру 2,676 рублей.

гораздо наученъ и извыченъ астрономіи и географусъ и небеснаго вруга и землемфрію и инымъ многимъ надобнымъ мастерствамъ и мудростямь, а намь великому государю такой мастерь и годень". Михаиль Өедоровичь вообще интересовался географіей и вельль сдылать дополнение и объяснение къ карты Московскаго Государства, составленной по приказанію Бориса Годунова, извъстной подъ названіемъ: "Большой чертежъ Русской земли" 1). Иноземные солдаты съ этихъ поръ составляли уже неизмънную принадлежность русскаго войска: они вели себя дурно и дълали разныя насильства жителямъ. Правительство хлопотало о прівзяв въ Россію вноземних вавъ служилих тавъ в торговыхъ людей. Русскіе купцы съ неохотою смотрёли на такой наилывъ торговавшихъ иноземцевъ. Еще въ 1632 г. исковичи просили государя, чтобы нёмцамь запретили торговать во Псков'в, но ихъ просьбу не уважили. Подобныя челобитныя подавались и отъ другихъ городовъ; ронтали на иноземныхъ купцовъ, которые вздили по всему государству въ силу жалованныхъ грамотъ, повсюду торговали, а при этомъ вели тайно безпошлинную торговлю такіе иноземные купцы, которые и не имфли жалованныхъ грамоть. Русскимь торговцамь делался подрывь.

Позволяя иноземцамъ торговать по государству съ большими льготами, правительство старалось забирать, по возможности, разные предметы торговли исключительно въ свои руки, въ ущербъ русскимъ торговдамъ. Въ 1635 году правительство взяло себъ монополію торговли льномъ, и прислало изъ Москвы гостя скупать въ Пскове лень по той цене, какая была указана въ Москвв. "Тогда-говоритъ современный летописецъ-было много насилія и грабежа; деньги дають дурныя, цъна невольная, купля нелюбовная, и во всемъ скорбь великая, вражда несказанная, ни купить, ни продать никто не смфетъ мимо гостя, присланнаго изъ Москвы". Подобное дълалось въ 1642 году по производству селитры, присвоенному себъ казною. Посланный для этой цъли Андрей Ступишинъ покупаль для селитры золу и не додаваль за нее денегь, да еще стакнувшись съ таможенными откупщиками, задерживаль крестьянь, привозившихь золу, придирался въ нимъ подъ разными предлогами, сажаль въ тюрьму и биль на правежѣ.

<sup>&#</sup>x27;) Сношеніе съ восточными народами указало царю на необходимость людей знакомыхъ съ восточными языками; и съ этой цёлью 1644 году велёно было послать подъячаго Полуэкта Звёрева въ Астрахань для обученія арабскому, татарскому и персидскому языкамъ и грамоть на бухарскомъ дворъ.

Разныя городскія занятія подвергались отдачь на откупъ въ пользу казны. Въ томъ же Псеовъ, напримъръ, гдъ казенная торговля льномъ возбуждала такія жалобы, -- квасниви, дегтяры, извощики и байники (банщиви) были на откупу и притомъ съ торговъ-съ наддачею. Иногда и монастыри брали казенные откупы 1). На откупъ отъ казны отдавались сборы на мостахъ и перевозахъ. Это были тяжелые для народа сборы. Откупщики брали лишнее противъ того, что имъ следовало брать по грамоте. Правительство привазывало такехъ откупщиковъ бить кнутомъ, но услёдить ихъ было трудно, особенно когда воеводы, наблюдавшіе надъ ними, брали съ нихъ взятки и покрывали ихъ злоупотребленія. Подражая правительству, некоторые частные владельцы на своихъ земляхъ заводили мосты и мостовщины и отдавали на откупъ. Хотя правительство и запретило имъ такіе сборы подъ страхомъ пени въ пятьдесять рублей, но видно запрещение это дъйствовало плохо; такія самовольныя, стіснительныя для народа учрежденія существовали и по смерти Михаила Өедоровича.

Правительство пыталось производить поиски руды, съ цёлью обратить найденное въ свою пользу. Въ Соликамске начали добывать мёдную руду: работали русскіе мастера плавильщики, а имъ приданы были сосланные дёлатели фальшивой монеты (денежные воры). Дёло пошло неудачно: заводы были плохо устроены, мастера были неумёлые, а между тёмъ этотъ новый промысель тотчасъ же паль тягостію на народъ, какъ всякое казенное предпріятіе, потому что для народа, по этому поводу, являлись новыя повинности, какъ напр., возка лёсу и т. п.

По прежнему, и въ эти годы правительство старалось объ удержаніи жителей на своихъ мѣстахъ, гонялось за бѣглыми, водворяло на прежнихъ мѣстахъ жительства. Въ случаѣ вторичнаго побѣга, виновныхъ стали теперь ссылать въ сибирскіе города. Крестьяне, жившіе на владѣльческихъ земляхъ, все болѣе теряли свои свободныя права; управленіе вотчинными и помѣщичьими крестьянами не было опредѣлено яснымъ закономъ, а подчинялось только обычаямъ. У нѣкоторыхъ владѣльцевъ были въ крестьянскихъ обществахъ выборные старосты, у другихъ одни прикащики; крестьяне обработывали владѣльческое поле, называемое десятинною пашнею, ранѣе своего поля, и кромѣ того были обложены разными мелкими поборами. Изъ раздѣльныхъ актовъ того времени видно, что кресть-

CONTENT SOL

E., '1

<sup>1)</sup> Такъ Спасозевфимісьскій монастырь откупиль въ Ковровъ таможенную помянную

яне двлились между наследниками, какъ всякое другое имущество, и не имъли права продавать въ чужую вотчину своихъ дворовъ, лавовъ и угодій. Владёльцы, вмёсто себя, стали посылать на правежъ своихъ крестьянъ: и ничемъ неповинныхъ крестьянъ били, вымучивая съ нихъ долги ихъ господъ. Безпрестанные побъги показывають, что крестьяне владъльческіе были недовольны своимъ положеніемъ, особенно у небогатыхъ владельцевъ. Они во множестве уходили подъ покровительство монастырей или сильныхъ господъ. Дворяне и дъти боярскіе жаловались, что ихъ крестьяне и холопы, убъгая отъ нихъ въ монастырскія имінія, приходять назадь и подговаривають другихъ врестьянь и холопей къ побъту, а иногда и сожигаютъ владъльческія усадьбы. Разбои усиливались. Для доставленія казенных денегъ или товаровъ съ мъста на мъсто оказывалось необфодимымъ посылать, для сопровожденія, ратныхъ людей. Нѣсколько разъ правительство дѣлало особыя распоряженія противъ разбойничьихъ шаекъ. Въ окрестностяхъ Шуи, Суздаля, Костромы свиръпствоваль атаманъ Толстой съ товарищами: губнымъ старостамъ приказано было набирать людей съ ратнымъ боемъ и идти противъ разбойниковъ; Толстой быль пойманъ, но товарищи его еще долго бушевали, и въ 1637 году преступниковъ по разбойнымъ дъламъ, содержавшихся въ тюрьмахъ, было такъ много, что потребовалось особаго денежнаго сбора на ихъ содержаніе. Съ этого времени разбойниковъ стали ссылать въ Сибирь. Въ этомъ же году распространилось дъланіе фальшивой монеты. До того времени денежных воровъ" били кнутомъ, а съ 1637 года возобновили старый обычай заливать горло растопленнымъ оловомъ, хотя по царской волъ эта казнь иногда замінялась ссылкою на казенныя работы. Пьянство, покровительствуемое правительствомъ, какъ источникъ доходовъ, способствевало шатанію съ мъста на мъсто, умноженію преступленій и вредно д'ыствовало на народное хозяйство. Какъ только случалась засуха, такъ народъ, пропивавшій все, что у него оставалось за ежедневными потребностями, не думавшій заранье подготовить себь занасы, терпълъ голодъ. Такое былствіе, вийсты съ скотскимъ падежомъ, постигло Россію въ 1643 году, и тельство предпринимало только одну мфру-всеобщее ствіе о дождь.

Злоупотребленія со стороны воебодъ продолжались по прежнему; а жалобы на нихъ со стороны народа были часто не безопасны и навлекали на народъ новыя бъдствія. Поступитъ на воеводу къ царю челобитная, пошлется по этой челобит-

ной слёдователь: онъ запутаеть жителей въ дёло; начнутся правежи, сажаніе въ тюрьмы и всякаго рода притёсненія <sup>1</sup>).

Строже всякихъ злоупотребленій по управленію, верховная власть наказывала малійній, хотя бы не преднамівренный, недостатокъ уваженія въ царской особів. Въ 1641 году кузнецкій подъячій, въ отпискі отъ имени воеводы о посылкі міховъ, сділаль какую-то незначительную описку въ царскомътитулів. Подъячаго за это веліно было высічь батогами, заключить на неділю въ тюрьму и отставить отъ службы, а самъ воевода за недосмотръ получиль строгій выговорь.

Въ видахъ защиты государства, правительство старалось удержать служилыхъ людей въ своемъ званіи, чтобы всегда имъть готовую силу. Съ этою цълью въ 1640 году запрещено вступать въ холопы не только дворянамъ и дътямъ боярскимъ, находившимся на службъ, но и родственникамъ ихъ, еще не верстаннымъ въ службу, и такимъ образомъ этому сословію пресъченъ былъ путь терять свои права по рожденію и поступать въ рабское состояніе. Убъгая отъ тяжести военной службы, служилые люди женились на кръпостныхъ женщинахъ, но теперь такихъ вельно было возвращать въ служилое сословіе и давать имъ помъстья. Такъ уничтожился древньйшій русскій обычай, по которому женившійся на рабъсамът становился грабомъ.

Опасность набёговъ татаръ вызывала необходимость постройки новыхъ городовъ на югв Россіи и украпленія старыхъ. Деятельность этого рода заметно усиливается съ 1635 года. Въ этомъ году былъ построенъ Тамбовъ (Танбовъ). По царскому приказанію веліно было набрать служилых людей на житье въ этотъ городъ изъ Москвы, а также изъ нъкоторыхъ южныхъ городовъ. Самыя деятельныя меры въ оборонъ юга происходили въ 1637-38 гг. Въ предшествовавшіе годы татары делали несколько набеговь, съ одной стороны на ряжскія, рязанскія и шацкія, а съ другой---на ливенскія, елецкія, чернскія, новосильскія и мценскія м'єста, перебили многихъ людей, жгли селенія и подгородныя слободы, погнали множество пленныхъ обоего пола и всякаго возраста. Отъ этого край терялъ населеніе; служилые не имфли средствъ къ пропитанію себя и лошадей; бідствіе это вызвало потребность постройки городовъ. Для этой цели еще въ 1636 году построенъ городъ Козловъ; велено копать земляной валь отъ

тофора Рыльскаго. 47 лесс об метор об образования воеводу Хри-

этого города, а на валу ставить земляные городки съ "подлазами" (земляными потаенными ходами). Два городка были поставлены на ръкъ Соснъ. Въ 1637 году поставлены были Верхній и Нижній Ломовъ. Всего болье обращено было вниманія на утройство городковъ и остроговъ въ западной части украинныхъ земель, по рекамъ: Сосие, Осколу, по соседству съ Вѣлгородомъ и Курскомъ. Тамъ пролегало три пути въ Крымъ: одинъ восточный (черезъ ныявшнюю воронежскую губернію), называемый "калміускимъ шляхомъ" или "калміускою сакмою"; другой-западный, называемый "изюмскою сакмою"; третій- "муравскій шляхъ" лежалъ еще западніве, черезъ рѣку Ворсклу. Положили устроить на этихъ путяхъ жилые города и "стоялые" острожки (т.-е. такіе, гдв не было постоянныхъ жителей, а куда отправлялись, по очереди, на временное пребывание служилые люди). Наибольшее внимание обращено было на ръку Сосну. Отъ новопостроенныхъ городковъ копали валы, укрупляли ихъ въ разныхъ мустахъ стоялыми острожвами; а на ревахъ, где были броды и перелазы, и гдъ обывновенно переходили набъгавшіе на Русь татары, подълали засъки, вбивали сваи и дубовый "честикъ" (для порчи лошадиныхъ ногъ). На издержки для устройства этихъ городовъ правительство назначило особый поборъ со всъхъ тяглыхъ, дворцовыхъ, вотчинныхъ и помъстныхъ земель по 10 алт. съ чети пашенной земли, а съ некоторыхъ-по 20 алт., исключая тёхъ городовъ, которые числились въ казанскомъ приказъ и приказъ большого дворца. Начали поправлять и возстановлять прежде существовавшіе украинные города, копать рвы, дёлать лёсныя засёки; для этого учредили особыхъ "засвиныхъ" головъ и прикащиковъ, заправлявшихъ работами. На работу посылали ратныхъ людей, а также и сошныхъ, собранныхъ изъ сель и деревень (съ трехъ дворовъ по человъку съ ближнихъ, а съ пяти дворовъ по человъку съ дальнихъ).

Донцы убили вхавшаго въ Москву турецкаго посланника Кантакузина, а 18 іюня 1637 году взяли у турокъ Азовъ. Они извъстили объ этомъ царя и объявляли, что начали войну для освобожденія множества христіанскихъ плънныхъ. Царь сдълаль выговоръ, однако не велёлъ отдавать Азова и приказаль казакамъ охранять границу отъ татарскихъ набъговъ, которые должны были послёдовать за казацкимъ нападеніемъ. Какъ ожидали, такъ и случилось: крымскій царевичъ Сафа-Гирей сдълаль набъгъ въ украинныя мъста; онъ извъстилъ царя, что это—мщеніе за взятіе Азова казаками, и угрожаль новымъ нашествіемъ весною. Тогда, въ видахъ защиты отече-

ства, царь созваль соборь всёхъ чиновъ людей, и этотъ соборь приговориль взять даточныхълюдей съ монастырскихъ имѣній, съ 10 дворовъ по человѣку, а съ вотчинъ и помѣстій—съ 20 дворовъ по человѣку. (На слѣдующій годъ съ церковныхъ имѣній поставка даточныхъ людей была замѣнена деньгами).

Набъги повторялись. Однаво, татары встръчали отпоръ и сами попадались въ плёнъ; царь приказывалъ содержать пленныхъ по монастырямъ въ оковахъ и гонять на работы. Но всетаки русскихъ попадалось гораздо больше въ плънъ татарамъ: ихъ содержали въ Крыму "въ мукахъ и тъснотъ" и угрожали распродать въ разныя земли, такъ что въ началѣ 1641 года царь назвачилъ особый сборъ пожертвованій по своему государству на выкупъ русскихъ пленныхъ. Азовъ оставался за казаками. Въ іюнъ того же года явились турки на корабляхъ со множествомъ ствнобитныхъ пушекъ. Съ ними были татарскія полчища и самъ крымскій ханъ. Ни пушечные выстрелы, ни подземные подкопы, ни копаніе рвовъ съ целью засыпать осажденныхъ землею не помогли туркамъ. Они думали взять городъ измёною и пускали въ Азовъ записки съ предложениемъ большихъ денегъ за измѣну-и это не удалось. Казаки сидѣли въ осадѣ съ 7 іюня по 26 сентября. Турки почти разрушили Азовъ своими выстрѣлами, но съ казаками не могли ничего подёлать и удалились. Царь послаль донскому атаману Осипу Петрову и всему войску похвальную грамоту.

Теперь предстояль важный вопрось: донцы просили государя принять подь свою власть Азовь. Но принять его значило отважиться на войну съ турками и татарами. Въ случав успеха, выгоды отъ этой войны были бы очень велики. Можно было бы оградить южныя области государства отъ татарскихъ набёговъ; можно было бы и возобновить предпріятіе овладёть Крымомъ, нёкогда начатое при Грозномъ по внушенію Вишневецкаго и не доведенное до конца.

шенію Вишневецкаго и не доведенное до конца.

Въ январъ 1642 года былъ опять созванъ соборъ. Члены его были выбраны изъ "лучшихъ, середнихъ и молодшихъ" людей всъхъ чиновъ, "добрыхъ и умныхъ, съ къмъ о томъ дълъ говорить можно" 1). Соборъ собрался въ Столовой Избъ. Думный дьякъ Лихачевъ изложилъ дъло объ Азовъ, извъстилъ, что идетъ въ Москву посолъ турецкій и нужно дать ему отвътъ; наконецъ, задалъ собору такіе вопросы: воевать ли

<sup>1)</sup> Выборъ сдёланъ былъ неравно: изъ большихъ статей отъ двадцати до веми человёвъ, а изъ немногихъ дюдей отъ пяти до двухъ.

съ султаномъ или мириться и отдать Азовъ? Если воевать, то война протянется не одинъ годъ; нужны будуть деньги и люди не одинъ годъ. Гдъ ихъ взять? Эти вопросы были записаны и розданы выборнымъ людямъ; и они должны были отвъчать письменно.

Духовные отвівчали, что ратное діло подлежить разсмотрівнію царя, боярь и думнихь людей; ихъ же діло Бога молить, а помогать будуть по мірті силь, если настанеть война.

Стольники отвѣчали, что государь воленъ разрывать миръ или не разрывать съ турками, но ихъ мысль, чтобы государь велѣлъ донцамъ быть въ Азовѣ и дать имъ въ прибавку ратныхъ людей изъ охочихъ и вольныхъ людей, а запасы и деньги слѣдуетъ взять тамъ, гдѣ царь укажетъ.

Московскіе дворяне отвѣчали то же, что и стольники, и совѣтовали только взять охочихъ людей изъ украинныхъ городовъ, такъ какъ послѣднимъ этого рода служба за обычай.

Никита Беклемишевъ и Тимовей Желябужскій подали особое, обстоятельно изложенное, мевніе. Они напоминали, что крымскій царь всегда обманываль русскихь и нарушаль договоры, крымцы дёлають нападенія и уводять людей въ плёнь; во время войны съ поляками, крымскій ханъ послаль царевичей разорять украинные города, а отъ этого украинные люди изъ-подъ Смоленска отъвхали; поэтому лучше, чвмъ платить крымскому царю, употребить деньги на ратныхъ людей. По ихъ мненію, на подмогу казакамъ должно нослать охочихъ вольныхъ людей, которымъ быть въ Азовъ подъ начальствомъ атамановъ, а московскихъ воеводъ туда не посылать, потому что казаки — люди своевольные и слушать ихъ не стануть. Въ украинные же города послать для береженыя даточныхъ людей. Если у государя денегъ не станетъ, то сдёлать сборъ со всёхъ, кроме служилыхъ, въ войске находящихся, и поручить это дёло добрымъ людямъ всякихъ чиновъ, выбравъ человъка по два и по три, которые бы всъмъ людямъ правду оказали и наблюдали разницу между многоземельными и малоземельными, такъ какъ последнимъ за первыми "не стянути". Они указывали на важность Азова въ томъ отношеніи, что когда Азовъ будеть за Россією, то сосёднія татарскія орды и кавказскіе горцы стануть служить государю.

Стредение головы и сотенные во всемъ положились на государеву волю. Такъ же отнеслись къ этому делу дворяне и дети боярские нижегородские, муромские, лушане (изъ Луха). Владимирские дворяне и дети боярские заметили, что государю и боярамъ известна бедность ихъ города. Дворяне и

дъти боярскіе другихъ городовъ заявляли себя за войну. Они видъли указаніе Божіе въ томъ, что казаки отсидълись отъ турокъ. "Если не изволишь, государь, — говорили они, — при нять Азова, и Азовъ будетъ у бусурманъ и образъ великаго крестителя Господня, — не навесть бы черезъ то на всероссійское государство гнѣва Божія и великаго свѣтильника и вышняго въ пророцѣхъ крестителя Господня Іоанна Предтечи и великаго святителя Николы!"

Дворяне и дёти боярскіе сёверныхъ уёздовъ (Суздаля, Юрьева-Польскаго, Переяславля-Залъсскаго, Бълой, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, В.-Новгорода, Ржева, Зубцова, Торопца, Ростова, Пошехонья, Новаго-Торга, Гороховца) между прочимъ указывали на бояръ и ближнихъ людей, надъленныхъ помъстьями и вотчинами, и разразились обличительными замъчаніями на счеть дьяковъ, церковныхъ властей и богатыхъ дворянъ ихъ же братіи, указывая на ихъ богатство, какъ на источникъ доходовъ для веденія славной войны. "Твои государевы дьяки и подъячіе пожалованы твоимъ государевымъ денежнымъ жалованьемъ, помъстьями, вотчинами; будучи безпрестанно у твоихъ государевыхъ дель, они обогатели многимъ неправеднымъ богатствомъ, собраннымъ мздоимствомъ, покупали себъ вотчины, состроили каменныя неудобосказаемыя палаты, какихъ при прежнихъ государяхъ не бывало. Вели, государь, взять съ ихъ помъстій и вотчинъ ратныхъ конныхъ и пъшихъ людей и обложить ихъ домы и пожитки деньгами на жалованье ратнымъ людямъ"... Они указывали на владычныя и монастырскія имінія, говорили, что нужно собрать съ нихъ даточныхъ людей и прибавили, что если кто утаитъ число принадлежащихъ имъ крестьянъ, то съ теми за то поступить по закону, а утаенныхъ крестьянъ отобрать на государя. Не пощадили дворяне и дъти боярскіе северныхъ городовъ и своихъ братій, служившихъ въ разныхъ должностяхъ. "Нъвоторые наши братья, — говорили они, — не хотя тебъ государю служить, записывались въ московскій списокъ и въ разные государевы чины, будучи въ городахъ у твоихъ государевыхъ дълъ, ожиръли и обогатъли и на свое богатство накупили себъ вотчинъ; а дворовые твои государевы люди всякихъ чиновъ пожалованы помъстьями и вотчинами, получають ежегодно денежное жалованье, черезъ годъ и черезъ два посылаются прикащиками въ дворцовыя села, наживають себъ большіе пожитьи, а полковой службы не служать. Вели, государь, съ нихъ со всёхъ взять даточныхъ людей, а съ ихъ пожитковъ деньги". Они совё-

товали набрать стрельцовь и солдать во всемъ государстве изъ охочихъ людей, но только не изъ крепостныхъ и старинныхъ холопей, принадлежащихъ имъ, дворянамъ, и себя самихъ выставляли разоренными, безпомощными, безпомъстными, пустомъстными и малопомъстными. Въ заключение они совътовали взять для такого важнаго дёла лежачую домовую казну у патріарха, митрополитовъ, архіереевъ и монастырей, и обложить всёхъ торговыхъ и промышленныхъ людей, смотря по ихъ состоянію. "Вели, государь, - прибавляли они, - счесть, по приходнымъ книгамъ, всёхъ приказныхъ государевыхъ людей, дыяковъ, подъячихъ и таможенныхъ головъ, въ Москвъ и въ городахъ, чтобы твоя государева казна безъ въдомости у тебя не терялась; а деньги на жалованье ратнымъ людямъ вели собирать гостямь и земскимь людямь. Вели, государь, быть на службё противъ нечестивыхъ бусурманъ всёмъ тёмъ, которые сидять въ городахъ на воеводствахъ и у приказныхъ дёль, чтобы вся твоя государева земля была готова противъ нашествія нечестивыхъ бусурманъ. Вотъ наша, холопей тво-HXB, MECHARICEAREA". A AND AREA OF TARE

Дворяне южныхъ городовъ (Мещеры, Коломны, Рязани, Тулы, Каширы, Алексина, Торусы, Серпухова, Калуги, Бълева, Козельска, Лихвина, Серпейска, Мещовска, Воротынска, Медыни, Малоярославца, Боровска, Болхова, Мценска, Ряжска, Карачева) подали сказку почти въ томъ же духъ, какъ и предъидущая, но совътовали брать подати на войну не по писцовымъ книгамъ, а по числу крестьянскихъ дворовъ: у кого изъ служащихъ болве пятидесяти крестьянъ, -- съ твхъ брать деньги и запасы, а кто имфетъ пятьдесять крестьянъ,--тоть самъ долженъ идти. Что касается до нихъ самихъ, то они выразились такъ: "Мы, холопи твои, пуще, чемъ отъ туркскихъ и крымскихъ бусурмановъ, разорены отъ московской волокиты, неправдъ и неправедныхъ судовъ"... За всёмъ тёмъ, эти дворяне находили, что Азовъ нужно непременно принять и стоять за него крешко, потому что нагаи, кочующие недалеко отъ Азова, будутъ служить тому, за къмъ будетъ Азовъ.

Служилые люди стояли за войну; но сказка гостей и торговыхъ людей не выражала этого желанія. Отвётъ ихъ носить обличительный характеръ и составляетъ важный современный источникъ для исторіи быта и положенія торговаго класса. Полагаясь на волю государя, они говорили такъ: "судить объ устройствѣ ратныхъ людей и о запасахъ есть дѣло служилыхъ, за которыми твое государево жалованье вотчины и помѣстья, а мы торговые людишки питаемся въ городахъ

своими промыслишками; за нами вотчинъ и помъстій нътъ. Службы твои, государевы, мы служимъ на Москвъ и въ городахъ безпрестанно, и отъ этихъ службъ, да отъ пятинныхъ денегъ, что мы давали въ смоленскую службу ратнымъ и служилымъ людямъ на подмогу, много оскудели и обнищали до конца. Мы, будучи на твоихъ государевыхъ службахъ въ Москве и городахъ, собирали твою государеву казну за крестнымъ цълованіемъ съ большою прибылью: гдф при прежнихъ государяхъ, да и при тебъ, государъ, собиралось сотъ по пяти, по шести, тамъ собирается нынъ съ насъ и со всей земли нами же тысячъ по пяти, по шести и болте. Торжишки наши, государь, стали гораздо худы: отняли ихъ у насъ въ Москве и городахъ иноземцы, нъмцы и визильбаюцы (персіяне), которые прівзжають въ Москву и въ другіе города съ большими торгами и торгуютъ всякими товарами. Въ городахъ всякіе люди оскудъли и обнищали до конца отъ твоехъ государевыхъ воеводъ; а торговые людишки, которые вздять по городамь для своихъ промыслишекъ, отъ воеводскихъ насильствъ и задержанія въ проъздахъ потеряли торги свои. При прежнихъ государяхъ въ городахъ вёдали губные старосты, и посадскіе люди судились промежъ себя сами, а воеводыпосылались съ ратными людьми только въ украинные города для береженія отъ татаръ. Мы, холопы твои и сироты, просимъ милости твоей, государь, пожаловать твою государеву вотчину, возгреть на нашу бедность". Затемь они изъявляли готовность умереть за святую въру и за многолътнее здоровье своего государя.

Наконецъ, послёдовалъ отвётъ людей низшаго чина: черныхъ московскихъ сотенъ и слободъ, сотскихъ и старостъ отъ имени всёхъ тяглыхъ людей. И они предоставляли государю судить о военномъ дёлё, какъ ему Богъ извёстить, но описывали свое плачевное положение въ такомъ видъ: "Мы, сироты твои тяглые людишки, по грёхамъ своимъ оскудёли и обнищали отъ великихъ пожаровъ, отъ пятинныхъ денегъ, отъ поставки даточныхъ людей, отъ подводъ, что мы, сироты твои, давали тебъ государю въ смоленскую службу отъ поворотныхъ денегъ, отъ городоваго землянаго дела, отъ веливихъ государевыхъ податей и отъ разныхъ службъ въ цёловальникахъ, которыя мы служимъ въ Москвъ вмъстъ съ гостями и кромъ гостей. Всякій годь съ насъ, сироть твоихъ, беруть въ государевы приказы по ста-сорока-пяти человъкъ въ цъловальники; да съ насъ же берутъ человекъ семьдесять пять ярыжныхъ, да извощиковъ съ лошадьми, стоять безъ съёзда безпрестанно на земскомъ дворъ для пожарнаго случая, а мы

платимъ тѣмъ цѣловальникамъ, ярыжнымъ и извощикамъ каждый мѣсяцъ подможныя кормовыя деньги. И отъ великой бѣдности многіе тяглые людишки изъ сотенъ и слободъ разбрелись розно и покидали свои дворишки».

Здёсь какъ нельзя рёзче выразилось различіе и противоположность между интересами и взглядами двухъ половинъ,
на которыя въ государственномъ отношеніи разбивался русскій
народъ—служилыхъ и неслужилыхъ или "государевыхъ холопей", и "государевыхъ сиротъ", какъ они титуловались.
Первые были за войну и сознавали важность ея для государственныхъ цёлей; вторые, не высказываясь явно противъ
войны, представляли только скудость средствъ для ея веденія. Но въ послёднихъ была вся сила народнаго голоса.
Правительству послё этого собора не оставалось ничего, какъ
только поспёшить помириться съ турками.

Въ Москву прівхаль турецкій посоль Чилибей; его приняли дружелюбно, объщали сдълать все угодное султану, и 30 апръля 1642 года царь послаль Желябужскаго и Башмакова съ приказаніемъ казакамъ, чтобъ они возвратили Азовъ туркамъ, а сами вернулись въ свои курени. Въ слъдующемъ 1643 году царь отправиль въ Турцію пословь: Илью Даниловича Милославскаго и дьяка Лазаревскаго, съ увъреніями въ дружескомъ расположении и съ мъхами для подарковъ. Посолъ, по царскому наказу, говориль визирю о казакахъ такъ: "Если государь вашь велить въ одинь чась всехь этихъ воровъ казаковъ побить, то царскому величеству это не будеть досадно"... Казаки были очень раздражены, несмотря на то, что русскій посоль, проъзжая въ Турцію, привезъ имъ 2,000 р. царскаго жалованья и, кромъ того, суконъ, вина и разныхъ запасовъ. Казаки перехватили царскую грамоту, въ которой они названы ворами. Послъ этого, они грозили уйти съ Дона на Яикъ, а оттуда ходить на море и безпокоить персіянь. Вследствіе такихъ слуховъ, царь приказалъ астраханскимъ воеводамъ поставить въ Янцкомъ городей ратных людей и промышлять противъ казаковъ оружіемъ.

Подъконець царствованія Михаила Өедоровича происходило событіе съ женихомъ царской дочери, очень любопытное по отношенію къ тогдашнимъ нравамъ и понятіямъ. Царю Михаилу Өедоровичу пришла мысль выдать свою дочь за какого пибудь иностраннаго принца, пригласивъ его въ Россію. Попытка въ такомъ родѣ была не первая, какъ показываетъ судьба Магнуса при царѣ Иванѣ Васильевичѣ и датскаго королевича Іоанна, умершаго при Борисѣ въ Москвѣ. Царь Михаилъ Өедоровичъ призвалъ къ себѣ довѣреннаго голландца Петра Марселиса,

разспрашиваль его и узналь отъ него, что у датскаго короля есть сынь, принцъ Вольдемаръ, 22 лѣтъ. По разсказамъ Петра Марселиса, онъ показался царю подхолящимъ женихомъ. Царь отправиль въ Данію Ивана Өомина навести о женихѣ точныя справки и подкупить живописца, чтобы сняль съ королевича портретъ, а чтобы скрыть главную цѣль, приказалъ снять портреты съ самого короля Христіана и его сыновей. Порученіе было странное. О немъ узнали пра дворѣ, и одинъ вельможа сказалъ Өомину: "Ты подкупаешь снять портреты съ короля и королевичей; это дѣло невозможное, потому что живописецъ долженъ стоять передъ королемъ и королевичами и глядѣть на нихъ; но государь нашъ приказалъ спять съ себя и королевичей портреты и послать царю". Однако въ Даніи смекнули въ чемъ дѣло, и поцытались, лельзя ди извлечь пользу изъ такого расположенія царя къ датскому владѣтельному дому.

Лѣтомъ 1641 года узнали въ Москвѣ, что ѣдетъ чрезвычайное датское посольство, а въ немъ принцъ Вольдемаръ 1). Посольству этому, однако не оказали особаго внимнія въ Москвѣ. Оно добивалось для датской торговли важныхъ выгодъ противъ иныхъ иноземцевъ и, не получивши ихъ, въ октябрѣ того же года вернулось домой. Въ Москвѣ посмотрѣли на принца.

Весною слёдующаго года царь отправиль въ Дапію посломъ окольничаго Проёстева съ товарищемъ съ предложеніемъ брака королевича Вольдемара съ царскою дочерью Ириною 2). Посоль этотъ, объявивши о предложеніи царя, не могъ дать никакого отвёта на вопросъ: "какіе города и земли дастъ царь своему зятю", а съ своей стороны заявиль о необходимости королевичу креститься въ "христіанскую" вёру, на что послёдоваль отказъ. Самъ королевичъ видёлся съ послами. обощелся съ ними очень любезно и говорилъ, что поступитъ такъ, какъ велить ему отецъ.

<sup>1)</sup> Велено было приставамь на дороге приглядываться и доносить, какъ обращаются члены посольства съ Вольдемаромь и съ такимъ ли почтеніемъ, какъ съ царскимъ сыномъ; а между темъ ему съ посольствомъ отведено было помещеніе въ доме думнаго дьяка Ивана Грамотина. Чтобы сделать домъ думнаго дьяка сколько нибудь приличнымъ для помещенія пиоземцевъ, велено было со двора свезти навозъ и щены и посыпать пескомь, а домъ убрать и произвести въ немъ почники.

<sup>2)</sup> Такъ какъ царь прежде нуждался въ портреть жениха, то предполагали, что въ Данін король будеть нуждаться въ портреть невысти, но снимать поргреты съ особъ женскаго пола и разсылать ихъ было не въ обычав, потому что боялись порчи и колдовства; и посоль Профстевь получиль приказаніе, въ случав, если заговорять о портреть будущей невысти, отвычать, что царскихъ дочерей пикто не видитъ, кромъ самыхъ близкихъ бояръ, и портрета съ нихъ не снимаютъ "для остереганья ихъ государскаго здоровья". Но портрета пе потребовали.

Царь быль очень недоволень своими послами, которые, не смён отступить оть буввы наказа, не съумёли найтись, что имь отвёчать на заданный вопрось. Въ декабрё того же года царь выбраль для посылки въ Копенгагень того же иноземца Марселиса, который ему даль первое извёстіе о Вольдемарё. Онь поёхаль съ обёщаніемь оть царя дать будущему царскому затю Суздаль, Ростовъ и другіе города и предоставить ему свободу вёроисповёданія, какъ равно и всёмъ пріёхавшимь съ нимъ людямъ.

Московская земля на западъ Европы представлялась дикою страною и внушала страхъ. "Есля—говорили датскіе вельможи Марселису—нашъ королевичъ туда поъдетъ, то сдълается холопомъ на-въки, и что объщаютъ, того не исполнятъ. Какъ нашему королевичу ъхатъ къ дикимъ людямъ!"

Ловкій Марселись принялся расхваливать Московское Государство, увфряль, что въ немъ отличный порядовъ и въ доказательство, что тамъ можно жить, приводиль въ примфръ самого себя.

Самъ королевичъ неохотно вхалъ въ московскую землю, темъ боле, что первый пріемъ, испытанный имъ въ этой земле, не понравился ему. Но король отецъ хотель сбыть и пристроить своего сына. Марселисъ успокоиваль принца, ручался своею головою, что ему будетъ хорошо. "А какая мне польза въ твоей голове, если мне будетъ дурно?" — отвечалъ ему королевичъ и соглашался такать только по воле отца.

Марселиса отправили назадъ къ царю и поручили передать условія, на которыхъ королевичъ можетъ пріёхать въ Москву. Требовалось, чтобъ королевичу не было никакого принужденія въ вёрё, чтобы онъ зависёлъ отъ одного только царя, чтобы удёлъ, назначенный ему тестемъ, былъ наслёдственнымъ, чтобы государь дополнялъ ему содержаніе денежнымъ пособіемъ, если доходовъ съ удёла будетъ мало.

Царь на все далъ cornacie, уступалъ на вѣчныя времена зятю Суздаль, Ярославль и, вдобавокъ, обѣщалъ дочери приданаго 300,000 рублей.

Королевичь, встрвчаемый на своемь пути въ Московскомъ Государстве хлебомъ-солью и дарами, прибыль въ Москву 21 января 1644 года и быль принять съ чрезвычайнымъ почетомъ. Стройные ряды служилыхъ и приказныхъ людей въ праздничныхъ одеждахъ сопровождали его до Кремля, а по улицамъ на пути его были разставлены стрельцы безъ оружія: то быль особый почетъ, котораго не оказывали никому другому. Это означало, что царь считаетъ принца не гостемъ,

а членомъ своего царскаго дома, который, находясь въ безопасности посреди върныхъ подданныхъ, не нуждается въ оружіи. По прибытіи принца въ назначенное для него помѣщеніе, поднесли ему отъ всѣхъ городовъ Московскаго Государства хлѣбъ-соль и разные дары, состоявшіе изъ золотыхъ,
серебрянныхъ вещей, соболей и дорогихъ тканей. Англійскіе
и голландскіе купцы также поднесли ему богатые дары.

Черезъ четыре дня царь первый посётиль нареченнаго зятя и обласкаль. 28 января ему сдёлань быль торжественный пріемъ при дворё; царь, одётый въ свое царственное облаченіе, обнималь, цёловаль его и посадиль рядомъ съ собою по правую руку; по лёвую сидёль царевичь Алексёй Михайловичь. Въ тотъ же день быль торжественный обёдъ, и принцъ опять сидёль рядомъ съ царемъ. Послё обёда принца одарили богатыми подарками отъ царя и царевича, а черезъ два дня царица прислала ему двё дюжины полотенецъ, имѣвшихъ символическое значеніе свадебнаго подарка.

Все шло, казалось, какъ нельзя лучше, какъ неожиданно 6 февраля царь прислалъ сказать принцу, чтобъ онъ принялъ греческую въру и тогда уже можетъ жениться.

Принцъ былъ пораженъ такимъ требованіемъ и сначала думалъ, не испытываютъ ли его. Онъ отвёчалъ, что не приметъ греческой вёры и ссылался на договоръ; увёрялъ, что не пріёхалъ бы, если бы зналъ, что поднимется рёчь о вёрё, и замётилъ, что бракъ уже, нёкоторымъ образомъ, заключенъ; если расторгнутъ его, то отъ этого датской коронѣ будетъ нанесено оскорбленіе, а про царя пойдетъ дурная слава.

Вследъ затемъ 13 февраля царь, пригласивши къ себе королевича, сказалъ: "король, твой отецъ, велелъ тебе быть у меня въ послушани; мне угодно, чтобы ты принялъ православную веру".

- Я кровь свою готовъ пролить за тебя, отвѣчалъ королевичъ, но вѣры не перемѣню. Въ нашихъ государствахъ ведется такъ, что мужъ держитъ свою вѣру, а жена свою.
- A у насъ сказалъ царь мужъ съ женою разной въры быть не могутъ.

Королевичъ просилъ отпустить его домой, но царь отвъчалъ, что отпустить его "непригоже и нечестно, не соверша добраго дъла".

Съ тёхъ поръ нёсколько разъ Вольдемаръ письменно обращался къ царю, уличалъ его первою грамотою, въ которой сказано было прямо и положительно, что его не будутъ неволить въ вёрё. Царь на это отвёчалъ, что ему и теперь нётъ неволи; но въ грамоте, посланной къ датскому королю, не сказано, чтобы королевича не призывать къ соединенію въвъръ. Королевичь повториль свою просьбу отпустить его, но его не отпускали и продолжали уговаривать принять православіе.

Приходили къ нему бояре, увъряли, что невъста его хороша собою, умна и если онъ увидить ее, то непремънно полюбить: она не напивается изяною, подобно московскимъженщинамъ; для такой красавицы можно перемънить въру.

Присылаль къ королевичу патріархъ, предлагаль устроить диспуть о въръ и убъждаль Вольдемара принять православіе. Королевичь соглашался на диспуть, замѣтивши, что онъ лучше всякаго попа знаеть Библію. Потомъ патріархъ прислаль ему длинное увъщаніе, чуть не въ 48 саженъ, по замѣчанію датчань, но королевичь, между прочимь, отвѣчаль ему: "Если я буду невъренъ Богу, то какъ можно полагаться на моювърность парскому величеству?"

Датскіе послы просили себѣ отпуска и требовали, чтобы вмѣстѣ съ ними отпустили и королевича. Но имъ сказали, что королевича не отпустятъ, потому что король отдалъ его царю на всю волю. Чтобы принцъ не убѣжалъ, стали надзирать за нимъ и держать какъ будто подъ стражею.

Ночью, 9 мая, королевичь дёйствительно сдёлаль попытку къ бёгству, но его остановили стрёльцы у Тверскихъ вороть; съ тёхъ поръ стали строже присматривать за нимъ и за его людьми и по прежнему уговаривали принять православіе.

Послѣ неудачной попытки къ бъгству, принцъ ръшился на диспуть и поручиль его вести за себя своему придворному пастору Матоею Фильхаберу. Диспуты происходили несколько разъ въ домъ принявшаго православіе нъмца Францбекова, Съ русской стороны быль ключарь Наседка, несколько грековъ и одинъ перекрещенный славянинъ, князь Димитрій Альбертовичь Далмацкій. Споры вращались, главнымъ образомъ. около вопроса о способъ прещенія. "Я — сказаль пасторъ своимъ противникамъ - прочиталъ пъмецкихъ, латинскихъ, греческихъ и еврейскихъ книгъ болье, чъмъ вы видели ихъ и будете видъть; только я никого хулить не хочу и имъю надежду, что вогда его парское величество заведеть въ своемъ государствъ школы и академію, тогда вы узнаете, что значитъ быть ученымъ и неученымъ"... Диспуты не привели ни къчему. Въ концъ іюня объявили королевичу, что царь отправить къ датскому королю одного изъ датскихъ пословъ и когда получить отъ короля нисьмо, тогда царь отпустить принца. Но потомъ снова стали уговаривать Вольдемара принять православіе; онъ даль рёшительный отказъ.

Съ тъхъ поръ, однако, долго не тревожили принца увъщаніями. Съ нимъ обращались очень почтительно. Царь приглашалъ его въ столу; устроивали для него охоту. 17 сентября царь, вмъстъ съ царевичемъ, былъ у него на объдъ, проводили время весело, и когда дворецкій Морозовъ вздумалъ-было заговорить о въръ, царь и царевичъ прогнали его.

29 ноября подано было царю письмо отъ датскаго короля. Король просилъ царя: если ему угодно нарушить договорь, то пусть тотчасъ отпустить его сына въ Данію. На это письмо не было дано никакого отвъта; принцъ добивался ръшенія своей участи; ему говорили, что царь нездоровъ. Между тъмъ, царевичъ Алексъй бывалъ у него и обращался съ нимъ по дружески. Наконецъ, въ концъ декабря, царь пригласилъ королевича къ себъ и убъдительно просилъ принять греческую въру. Королевичъ сказалъ на отръзъ, чтобъ царь либо совершилъ свадьбу, либо отпустилъ его немедленно.

- Свадьбы совершить нельзя, сказаль царь, пока ты останешься въ своей въръ, а отпустить тебя невозможно, потому что король прислаль тебя состоять въ нашей царской вольчи быть нашимъ сыномъ:
- Лучше я окрещусь въ собственной крови, отвъчалъ королевичъ.

Въ началъ 1645 года королевичъ паписалъ царю ръзкое письмо, напоминалъ, что онъ и его люди не холопы царя; говорилъ, что царь поступаетъ такъ, какъ не поступаютъ невърные турки и татары, и что онъ, королевичъ, будетъ отстаивать свободу силою, хотя бы ему пришлось потерять голову.

Письмо это осталось безъ отвъта.

Ожидали прівзда польскаго посла. Думный дьякъ сообщиль королевичу, какъ будто за тайну, что польскій посоль хочеть сватать царевну Ирину за своего короля и поэтому ему нужно подумать, чтобъ у него не отбили невѣсты. Королевичь поняль, что это уловка, засмѣялся и сказаль: "Такъ, значить, и польскій король будеть перекрещиваться!"

Прівхаль польскій посоль Гавріиль Стемпковскій. Королевичь обратился въ его посредству, писаль и въ самому польскому королю, убъждаль вступиться за него. Стемпковскій, по приказанію своего короля, заговориль съ боярами о дѣлѣ королевича; но бояре стали, съ своей стороны, просить его, чтобъ онъ убъждаль Вольдемара принять православную вѣру, и представляли, что королевичь получить большія выгоды; царь прибавить ему еще болье земель, чьмъ объщаль, даже Новгородь и Псковь отдасть ему. Польскій посоль подаваль совъть королевичу, что не слъдуеть отказываться отъ такой выгодной женитьбы, но королевичь отвъчаль, что на перемъну въры могуть соглашаться только люди, которые не дорожать совъстью для временныхъ благь, а онъ ничего теперь не желаеть, кромъ возвращенія на родину. Стемиковскій представиль боярамь, что королевича ничьмъ нельзя склонить, а потому остается отпустить его. Бояре, въ отвъть на такую просьбу, стали грозить, что если королевичь будеть упорствовать, то отъ него отдалять всъхъ его людей и окружать русскими; если же и это не пособить, то самого принца сошлють въ какое-нибудь далекое мъсто и стануть помогать Швеціи противъ Даніи.

Вмёстё съ тёмъ, чтобъ тянуть дёло, предлагали еще разъ религіозный диспутъ въ присутствіи царя и королевича.

Польскій посоль передаль слышанную имь угрозу королевичу, и тоть даль такой отвёть: "пусть царь ссылаеть меня въ Сибирь; я готовъ переносить за вёру всякое горе; пусть прикажеть убить меня, лучше мнё умереть съ чистою со вёстью, чёмь жить въ почетё съ нечистою; а что онъ грозить Даніи, то пусть знаеть, что Данія какъ прежде обходилась, такъ и теперь можеть обходиться и безъ русской помощи!.. Пусть, однимь словомь, царь дёлаеть, что хочеть, только поскорёе". Польскій посоль передаль все это боярамь, но, по просьбё ихъ, еще разъ убёждаль королевича исполнить желаніе царя и согласиться на религіозный диспуть.

Предложенный русскими диспуть состоялся 4 іюля въ присутствіи польскаго посла, но безъ королевича и безъ царя. И на этотъ разъ спорили болье всего о крещеніи. Диспуть ни къ чему не привель, а вслідь затімь кончина царя дала иной повороть этому ділу 1).

Въ тѣ же послѣдніе годы царствованія Михаила Өедоровича происходило другое, не менѣе любопытное дѣло съ Польшею.

Назадъ тому тридцать лётъ, когда привезли Марину Мнишекъ съ сыномъ въ Москву съ Яика, былъ въ Москве полякъ Белинскій. Онъ составилъ планъ спасти сына Марины отъ смерти, на которую былъ осужденъ ребеновъ. Для этого онъ намеревался подменить сына Марины другимъ мальчикомъ, сыномъ убитаго прежде въ Москве поляка Лубы, оставшимся сиротою въ чужой стороне. Предпріятіе не удалось. Сына Марины пов'єсили. Тогда Белинскій вздумалъ назвать сыномъ Марины того мальчика, котораго прежде готовилъ на погибель

<sup>1)</sup> Королевить вернулся въ Данію въ следующее царствованіе. Бракъ его съ Ириною не состоялся.

вмѣсто настоящаго. Онъ увезъ его съ собою въ Польшу, сталъ называть царевичемъ Иваномъ Димитріевичемъ и распространяль разсказь о томъ, какъ Марина, находясь еще въ Калугъ, поручила ему увезти ея ребенка въ Польшу. По совъту шляхты, Бълинскій донесь объ этомъ королю. Король Сигизмундъ нашель, что такъ какъ съ Московскимъ Государствомъ дъла еще не покончены, то не безполезно будеть, на всякій случай, про запасъ, держать царевича, и приказалъ отдать его на сохраненіе литовскому канцлеру Льву Сап'я в, назначивши на содержаніе мнимаго Ивана Дмитріевича по шести тысячь золотыхъ въ годъ. Сапъта отдаль его въ обучение игумену брестскаго Симеоновскаго монастыря Аванасію. У этого игумена мальчикъ пробыль семь лёть, а потомь проживаль во дворё Сапёги, назывался царевичемъ и самъ былъ уввренъ, что онъ царевичъ. При Владиславъ, когда, послъ новой войны съ Московскимъ Государствомъ, заключенъ былъ вёчный миръ, король запретилъ называть Лубу царевичемъ. Разжалованный царевичъ обратился въ Бълинскому съ вопросомъ: кто онъ таковъ и вто его родители? Бълинскій объявиль ему истину.

Между тѣмъ, Левъ Сапѣга скончался. Бывшій царевичъ остался безъ пріюта и безъ средствъ: ему перестали выдавать прежнее содержаніе. Онъ опредѣлился на службу къ пану Осовскому, а потомъ перешелъ къ пану Осинскому и

жиль у него писаремь въ Брестъ.

Воспитатель этого невольнаго самозванца, игуменъ Аванасій, въроятно желая подслужиться московскому царю, сообщилъ о немъ русскимъ посламъ, которые въ 1644 году пріъзжали въ Польшу съ цълью толковать о разныхъ недоразумъніяхъ, возникшихъ между порубежными жителями обоихъ государствъ. Аванасій представилъ письмо, писанное рукою Лубы.

Московскіе послы стали укорять канцлера Оссолинскаго и другихъ сенаторовъ въ томъ, что они держатъ и укрываютъ человъка, затъвающаго зло Московскому Государству. Паны объяснили, что этотъ человъкъ назывался царевичемъ прежде, а теперь уже не называется этимъ именемъ, и объявили, что выдавать невиннаго человъка противно всякимъ правамъ. Показали посламъ Лубу. Овъ разсказалъ о себъ всю правду и увъряль ихъ, что не называется болье царевичемъ. Но московскіе послы подали канцлеру письмо, писанное собственною рукою Лубы: въ этомъ письмъ онъ хотя и подписался Иваномъ Фавстиномъ Лубою, но выразился, что письмо его писано на "царевичевомъ объдъ" въ "царевичевой господъ". Канцлеръ далъ посламъ такое объясненіе:

"Слова эти не показывають преступленія, есть много мѣсть и сель, называемыхь "Царево или Королево"; онъ не подписывается царевичемь, онъ подписался даже латинскимь именемь: это служить яснымь доводомь, что Луба себя царевичемь пемьзываеть "он менемь пемьзываеть" онь менемь пемьзываеть пемьзывает

Наконецъ, паны объявили, что Луба пойдетъ въ ксендзы. Московскіе послы замѣтили, что первый воръ, назвавшій себя Димитріемъ, былъ постриженъ, а это не мѣшало ему затѣять воровское дѣло, и требовали выдачи самозвапца на казнь.

Поляви рёшили угодить московскому государю и послали въ Москву Лубу съ своимъ посломъ Стемпковскимъ; но, вмёстё съ тёмъ, польскій король просилъ царя отпустить Лубу назадъ, какъ невиннаго человёка.

Въ это время одинъ грекъ изъ Константинополя, архимандритъ Амфилохій, прислалъ въ Москву копію съ письма, писаннаго по-малорусски къ султану человѣкомъ, который называлъ себя московскимъ царевичемъ Иваномъ Димитріевичемъ. Амфилохій сообщалъ, что письмо это принесли ему какіе-то турки для перевода, такъ какъ онъ зналъ по-русски. Трудно рѣшить: былъ ли этотъ самозванецъ—Луба, или ко другой, или же самое письмо было выдуманное.

Начались въ Москвъ толки о Лубъ. Бояре домогались его выдачи. Польскій посоль защищаль Лубу, увъряль, что онъ невинень, что онъ намъренъ поступить въ духовное званіе и никакъ не можетъ быть опасенъ для царя 1).

Среди этихъ переговоровъ смертельная бользив поразила паря Михаила Оедоровича. Еще съ конца 1644 года государь, по бользии, не выходиль изъ своихъ покоевъ. Въ апръль слъдующаго года бользиь его усилилась. Иностранные доктора находили, что недугъ, постигшій царя, произошель отъ многого сидънія, отъ холоднаго питья и меланхоліи, "сиръчь кручини". По описываемымъ примътамъ, царь поражень быль водяною. 12 іюня 1645 года онъ скончался.

Ближайщимъ къ нему лицомъ предъ смертью былъ бояринъ Морозовъ, дядька наслъдника престола. Благословляя сына на царство, царь поручилъ своего юнаго прееминка отеческой опекъ этого боярина:

<sup>4)</sup> Прееминкъ Михаила Өедоровича приказалъ отпустить Лубу съ гѣмъ, чтобъ король и сенаторы поручились за Лубу, что онъ не будетъ имѣть никакихъ притязаній на Московское Государство и не станетъ называться царскимъ именемъ.

## III.

## КІЕВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ ПЕТРЪ МОГИЛА.

Введеніе церковной Уніи было началомъ великаго переворота въ умственной и общественной жизни южной и западной Руси. Переворотъ этотъ имѣлъ важнѣйшее значеніе въ нашей исторіи по силь того вліянія, какое онъ послѣдовательно оказалъ на умственное развитіе всего русскаго міра.

Уніатское нововведеніе пользовалось особенною любовью и покровительствомъ короля Сигизмунда III; поддерживать его горячо принялись и језуиты, захватившје въ Польше воспитаніе и черезъ то овлад'ввніе всемогущею польскою аристократією; - а потому было вполн' естественно, что уніатская сторона тотчасъ же взяла верхъ надъ православною. Планъ римско-католической пропаганды состояль главнымь образомь въ томъ, чтобы отвратить отъ древней въры и обратить въ католичество русскій высшій классь, такь какь въ Польшь единственно высшій классь представляль собою силу. Орудіемъ для этого должны были служить школы или воллегіи, которыя однъ за другими заводились іезуптами на Руси. Въ Вильнъ і езупты завели академію при Стефанъ Баторіи. Затьмъ явилась і езуитская коллегія въ Полоцкъ. Въ концъ XVI въка заведены были коллегіи въ Ярославл' галицкомъ и во Львовъ. Въ первой четверти XVII въка возникли последовательно іезунтскія коллегін въ Лупкь, Барь, Перемышль, во многихъ мъстахъ Бълой Руси, въ 1620 году—въ Кіевъ, въ 1624— въ Острогъ. Позже онъ возникли и на лъвомъ берегу Днъпра. Іезупты съ необыкновеннымъ искусствомъ умфли подчинять своему вліянію юношество. Родители охотно отдавали своихъ

дътей въ ихъ школы, такъ какъ никто не могъ сравниться съ ними въ скоромъ обучени латинскому языку, считавшемся тогда признакомъ учености. Богатые паны жертвовали имъ "фундуши" на содержаніе ихъ монастырей и школь; но за то іезуиты давали воспитаніе б'ёднымъ безденежно и этимъ поддерживали въ обществъ высокое мнъніе о своемъ безкорыстіи и христіанской любви къ ближнему. Они умѣли привязывать къ себъ дътей, внушать имъ согласныя съ своими цълями убъжденія и чувствованія, и такъ глубово укоренять ихъ въ своихъ питомцахъ, что къ природъ послъднихъ какъ будто приростало навсегда то, что было пріобрътено въ іезуитской школь. Главною, можно сказать, исключительною цёлью іезунтскаго воспитанія въ русскихъ краяхъ, въ то время, было какъ можно болье обратить русских в дьтей вы католичество и вмысты съ тамъ, внадрить въ нихъ ненависть и презраніе къ православію. Для этого они употребляли не столько научные доводы и убъжденія, сколько разныя легкія и дъйствующія на юношескій возрасть средства, какъ, наприм., показное богослуженіе, вымышленныя чудеса, видінія, знаменія, откровенія, устройство празднествъ, игръ и сценическихъ представленій, имъвшихъ цълью незамътно прилъпить сердце и воображение дътей къ римскому католичеству. Іезуиты обращали въ свою пользу свойственную молодежи склонность къ шалостямъ и не только не обуздывали въ дётяхъ дурныя побужденія, но развивали ихъ, чтобы обратить въ пользу своихъ завётныхъ цёлей. Такъ, іезунтскіе наставники подстрекали своихъ учениковъ дёлать разныя оскорбленія православнымъ людямъ и особенно ругаться надъ православнымъ богослуженіемь: іезуптскіе ученики врывались въ церкви, кричали, безчинствовали, пападали на церковныя шествія и позволяли себ'в разныя непристойности, а наставники ободряли ихъ за это. Но чтобы не возбудить противъ себя православныхъ родителей и не заградить до роги къ поступленію православныхъ д'втей въ свои училища. іезунты часто увіряли, что они вовсе не думають обращать русскихъ въ латинство, говорили, что восточная и западная цервовь одинаково святы и равны между собою, что они заботятся только о просвъщении. Іезунты, когда находили полезнымъ, наружно удерживали даже своихъ православныхъ питомцевъ отъ принятія католичества на томъ основаніи, что объ въры равны; но эти питомцы были подготовлены воспитаніемъ такъ искусно къ предпочтенію всего католическаго и къ презрѣнію ко всему православному, что сами, какъ бы вопреки совътамъ своихъ наставниковъ, принамали католиче-

ство; и тогда такое обращение приписывалось начтию свыше. Воспитанные въ језунтской школѣ и принявшје католичество, русскіе оставались на всю жизнь подъ вліяніемъ своихъ духовныхъ отцовъ, которыми были тѣ же іезуиты или же дѣйствовавшіе съ ними за-одно католическіе монахи другихъ орденовъ; духовные отцы поддерживали въ нихъ фанатизмъ на всю жизнь. Следствіемъ того было, что въ первой половине XVII въка распространение католичества и уни пошло чрезвычайно быстро. Люди шляхетскихъ родовъ обыкновенно были обращаемы прямо въ латинство, а унія предоставлялась собственно на долю мѣщанъ и простого народа. Новообращенные, какъ католики, такъ и уніаты, отличались фанатизмомъ и нетерпимостью. Въ городахъ, при покровительствъ со стороны короля, воеводъ и старостъ, всв преимущества были исключительно на сторонъ католиковъ и уніатовъ: православныхъ не допускали до выбора въ должности; дёлались всевозможныя стёсненія для православныхъ мёщанъ въ ихъ промыслахъ, торговыхъ и ремесленныхъ занятіяхъ, а православное богослуженіе подвергалось со стороны фанатиковъ поруганіямъ и оскорбленіямъ. Такое положеніе побуждало техъ, которые были послабъе въ благочестіи, мимо своей охоты, обращаться въ унію. До 1620 года не было у православныхъ митрополита, не стало и епископовъ, некому было посвящать священниковъ, и во многихъ приходахъ уніаты заступили мёсто выбывшихъ православныхъ, а въ иныхъ мъстахъ по смерти священниковъ церкви упразднялись и, къ соблазну православныхъ, обращались въ шинки. Въ имфијяхъ панскихъ, а также въ староствахъ, гдф судьба подданныхъ находилась въ безотчетномъ распоряжени владътелей, по приказанію послёднихъ, изгонялись православные священники, замвнялись уніатскими; подданные обращаемы были въ унію, а упорные подвергались всякаго роданасиліямъ и истязаніямъ. Во многихъ мъстахъ владельцы не управляли сами своими именіями, а часто отдавали ихъ въ аренду іудеямъ. Подданные поступали въ распоряжение арендаторовъ, и, вмъстъ съ ними, къ послъднимъ поступали и православныя церкви. Іудеи извлекали для себя изъ этого новые источники доходовъ, брали пошлины за право богослу-женія, такъ-называемые "дудки" 1) за крещеніе младенцевъ, за вѣнчаніе, погребеніе и т. д. Король и католическіе паны признавали законною греческою вфрою только унію, а техъ,

<sup>1)</sup> Первоначальное простопародное названіе монеты тройного гроша, по-нѣмецки dúttchen.

которые не хотвли принимать уніи, считали и обзывали "схизматиками", т.-е. отщененцами, и не признавали за ихъ върою никакихъ церковныхъ правъ. При отсутствіи іерархіи, число православныхъ священниковъ болье и болье уменьшалось, и православные, не хотьвшіе принимать унію, выростали безъ крещенія, не исполняли никакихъ христіанскихъ обрядовъ.

Но пока еще ісзуиты не усивли обратить въ католичество всего русскаго выстаго класса, у православія оставались защитники между шляхетствомъ. За православіе стояли козави. Въ 1620 году совершилось важное событіе, несколько задержавшее быстрые усивхи католичества. Черезъ Кіевъ провзжаль въ Москву іерусалимскій патріархъ Өеофанъ. Здёсь козацкій гетмань Петръ Конашевичь-Сагайдачный и русскіе шляхетскіе люди упросили его посвятить имъ православнаго митрополита. Өеофанъ рукоположилъ митрополитомъ Іова Борецкаго, игумена кіевскаго Золотоверхо-Михайловскаго монастыря и, кром' того, посвятиль еще епископовы: въ Полоцкъ, Владиміръ, Луцкъ, Перемышль, Холмъ и Пинскъ. Король Сигизмундъ и всъ ревнители католичества были сильно раздражены этимъ поступкомъ. Сначала король, по жалобъ уніатскихъ архіереевъ, хотёлъ объявить преступниками и самозванцами новопоставленныхъ православныхъ духовныхъ сановниковъ, но долженъ былъ уступить представленіямъ русскихъ пановъ и противъ своего желанія терпѣть возобновленіе іерархическаго порядка православной церкви, такъ какъ въ Польшв, по закону, все-таки признавалась свобода совъсти, по крайней мёрё для людей высшаго класса. Это не мёшало происходить по прежнему самымъ возмутительнымъ притёсненіямь тамь, гдв сила была на сторонв католиковь и уніатовь. Тогда въ особенности прославился нетериимостью къ православію уніатскій полоцкій епископъ Іосафать Кунцевичь; онъ приказываль отдавать православныя церкви на поруганіе и мучить священниковъ, не хотвишихъ приступить въ уніи. Ожесточение народа противъ него дошло до такой степени, что въ 1622 году толна растерзала его въ Витебскв. Папа, узнавши о такомъ случав, убъждалъ короля Сигизмунда наказать епископовъ, не признающихъ уніи, и самыми рѣшительными мёрами истреблять "гнусную, чудовищную, схизматическую ересь" (православіе).

Но всѣ старанія римско-католической пропаганды, несмотря на блестящіе успѣхи, не могли однако скоро достигнуть конечной цѣли; за православіе съ одной стороны ополчались козаки, съ другой — поддержало его возрождавшееся русское просвъщение.

Братства были главнъйшимъ орудіемъ такого возрожденія. Братства возникали одно за другимъ, а гдъ появлялось братство, тамъ ноявлялось и училище. Братства отправляли лучшихъ молодыхъ людей въ западные университеты для высшаго образованія. Съ размноженіемъ училищь и типографій увеличивалось число пишущихъ, читающихъ, думающихъ о вопросахъ, касающихся умственной жизни, и способныхъ дъйствовать въ ел кругу. Виленское Троицкое братство прежде всёхъ перестало существовать для Руси: оно приступило къ уніп. Но въ Вильнѣ православные, тотчасъ послѣ того, образовали другое братство при церкви св. Духа, завели училище и печатание книгъ въ защиту православия. Къ Киевъ братство началось, какъ полагають, еще въ концъ XVI въка, но его деятельное существование оказалось во второмъ десятилетия XVI въка; въ то же время основалось братство въ Луцкъ. Замфчательно, что всв русскія православныя братства со своими учрежденіями были явленіями болье или менье кратковременными, не достигавшими своей главной цёли. Братства эти могли держаться только до тъхъ поръ, нока католическая пропаганда не усибла обратить въ латинство все русское шляхетское сословіе и вм'яст'я съ тумъ оторвать отъ русской народности. Это совершилось въ теченіи XVII въка: весь выстій классь русскій олатинился, ополячился, и братства исчезли сами собой. Одно кіевское им'вло иную судьбу въ русской исторіи.

Кіеву, нікогда бывшему уже средоточіемь русской политической и умственной жизни, опять выпала великая доля сдълаться средоточіемъ умственнаго движенія, которое открыло для всей Руси новый путь къ научной и литературной жизни. Въ 1615 году нъкто Галшка, урожденная Гулевичъ, жена мозырскаго маршалка Стефана Лозки, подарила принадлежавшее ей дворовое мъсто со строеніями и площадью въ Кіевъ, на Подолъ, съ тъмъ, чтобы тамъ былъ основанъ Братскій монастырь съ училищемъ, который бы находился подъ въдомствомъ одного только константинопольскаго патріарха. Условіємъ этого дара было то, чтобы это м'єсто, со своими учрежденіями, ни въ какомъ случав не выходило изъ православнаго владенія. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею мъсто, если бы какими-нибудь путями оно перешло въ руки неправославныхъ, и обязывала ихъ въ такомъ случав отделить на своей собственной земль другое мъсто для той же цъли. Тогда

многія особы духовнаго и свётскаго чина вписались въ члены братства и обязались дружно и согласно защищать православную въру и поддерживать училище. Братство это, по церкви, построенной на дворъ, подаренномъ ему Галшкою, назвалось Богоявленскимъ. Въ 1620 году патріархъ іерусалимскій Өеофань утвердиль уставь братства и благословиль его, чтобы это братство съ своею церковью было патріаршею ставропитією, т.-е. не подлежало нивакому другому духовному начальству, кромф константинопольскаго патріарха. Въ то же время, по просьбъ волынскихъ дворянъ и мѣщанъ, патріархъ благословиль правомъ ставропигін Крестовоздвиженскую церковь въ Луцкъ, при которой основано было луцкое братство со школою, а константинопольскій патріархъ Кирилль Лукарисъ далъ съ своей стороны грамоту, которою утвердилъ уставы братскихъ школь въ Луцкв и Кіевв. При братской церкви должны были жить иноки, члены братства, подъ начальствомъ игумена, который быль пастыремъ и благочиннымъ всего братства, надзираль съ монашествующею братіею за порядкомъ, давалъ наставленія и заступался за братство въ разныхъ дёлахъ передъ судомъ. Игуменъ имёлъ также надзоръ и за школою; изъ числа монаховъ выбирался ректоръ школы, но ни игуменъ, ни ректоръ, ни вообще состоявшія въ братствъ монашествующія лица не могли дълать никакихъ распоряженій безъ согласія свётскихъ братьевъ. Изъ числа свътскихъ братьевъ выбирались два лица для наблюденія за школой. Школа луцкаго братства носила названіе Еллино-словенской, потому что въ ней преподавались два языка. Ученики раздёлялись на три разряда: въ первомъ учились читать, во второмъ читали и учили наизустъ разные предметы, въ третьемъ разрядъ объясняли выученное и обсуждали его. Въ ходъ ученія обращалось вниманіе, чтобы ученикъ какъ можно болбе усвоивалъ и понималъ выучиваемое; для этой цели, по окончании класса, ученики должны были пересказывать уроки другь другу, списывать ихъ и повторять передъ родными и хозяевами, которымъ будутъ повърены, а на другой день, передъ началомъ новаго урока, отвъчать учителю вчерашній. Предметами ученія были, кромъ первоначальнаго чтенія и письма, греческая и словянская грамматика съ упражненіями, заучиваніе и толкованіе м'єстъ св. писанія, отцовъ церкви, молитвъ богослуженія, церковная пасхалія, счетная наука, а также міста изь философовь, поэтовъ, историковъ, риторика, діалектика и философія. При этомъ строго запрещалось читать и держать у себя ерети-

ческія и иновърческія книги. Для упражненія въ языкахъ по-становлено было, чтобы ученики говорили не на "простомъ" языкъ, а на греческомъ или словянскомъ. Ученики могли учиться не всёмъ наукамъ разомъ, а только нёкоторымъ, смотря по ихъ способностямъ, по совёту ректора или по желанію родителей. Въ школу принимались дёти всёхъ сословій и состояній, начиная отъ зажиточныхъ пілятхичей и міщанъ до бъдняковъ, просившихъ милостыню на улицахъ; воспитателямъ строго постановлялось не дълать между ними нивавихъ различій иначе, какъ по степени ихъ успѣховъ: всѣ они по очереди обязаны были исполнять должность слугъ, тонить печи, мести школу, сидеть у дверей и т. п. По отно-шенію къ нравственности, ученики должны были строго соблюдать правила благочестія, въ каждое воскресенье и праздникъ собираться къ богослуженію и передъ темь выслущивать приличныя нравоученія, а после обеда слушать объясненіе прочитанныхъ въ церкви мість св. писанія. Четыре раза въ годъ, въ посты, обязаны были они говъть, а болъе благочестивые, кром' того, причащались и испов' дывались въ господскіе праздники. Школьное начальство сл' дило за ихъ поведеніемъ, какъ въ школѣ, такъ и внѣ ея, и наказывало розгами. Каждую субботу послѣ обѣда учитель читалъ имъ длинныя нравоученія, вакъ они должны были вести себя, и для памяти даваль имъ испить "школьную чашу". Неисправимыхъ исключали. Надъ самими учителями имъло надзоръ братство, и они подвергались изгнанію за дурное поведеніе. Изъ этого устава видно, что религіозное воспитаніе стави-лось на первомъ планъ, и это вполнъ естественно, такъ какъ самая потреблость въ школьномъ воспитании вызвана необходимостью защищать православную в ру противъ і езунтовъ и уніатовъ. Кіевская школа въ это время имела вероятно такой же уставъ, съ тою только разницею, что, при греческомъ и словянскомъ, тамъ преподавался еще и латинскій и польскій языки, какъ повазываеть самое названіе кіевской школы, упомянутое въ грамотъ Өеофана: "школа наукъ еллинославянскаго и латино-польскаго письма". Кромъ главныхъ школь, находившихся при братствахь, по всей Южной Руси мколь, находившихся при оратствахь, по всеи южной Руси было разсвяно множество частныхь школь при монастыряхь и церквахь; такъ объ Іовъ Борецкомъ есть извъстіе, что, будучи священникомъ въ Воскресенской церкви на Подолъ (въ Кіевъ), онъ завелъ школу и отличался ревностью къ воснитанію юношества. Въ старости и онъ, и жена его постритлись. Іовъ, въ званіи игумена Михайловскаго Златоверхаго

монастыря, занимался воспитаніемъ дѣтей и впослѣдствій, сдѣлавшись митрополитомъ, заботился о процвѣтаніи школъ. Распространеніе школьнаго ученія дало Южной Руси уче-

ныхъ людей, способныхъ выступить на литературную борьбу съ врагами православной въры, и мы видимъ въ первой половинъ XVII въка возрастающую полемическую литературу въ защиту догматовъ и богослуженія православной въры. Однимъ изъ раннихъ писателей этой эпохи былъ Мелетій Смотрицкій. Еще при жизни Острожскаго онъ подвизался въ литературъ и написалъ возраженія противъ новаго римскаго календаря, который занималь тогда умы, и "Вирши на отступниковъ", напечатанныя въ Острогъ въ 1598 году. Этотъ человъкъ пріобръль обширное ученое образованіе, дополниль его путешествіемъ по Европъ, въ качествъ наставника одного литовскаго пана, и слушаль лекціи въ разныхъ німецкихъ университетахъ. По возвращения на родину въ 1610 году, онъ, подъ именемъ Ософија Ореолога, напечаталъ въ Вильнъ по-польски: "Плачъ Восточной церкви", гдъ въ живыхъ, сильныхъ и поэтическихъ образахъ представилъ печальное состояніе отеческой віры, жалуясь главнымь образомь на то, что знатные шляхетскіе роды одинъ за другимъ отступають отъ ней. Сочинение это вызвало со стороны уніатовъ ждкое опроверженіе подъ названіемъ "Паригорія или Утоленіе плача". Въ 1615 году Смотрицвій следался учителемь въ школе, находиншейся въ Литвъ въ Евью, гдъ была одна изъ знаменитыхъ русскихъ типографій XVII віка. Здісь въ 1619 году Мелетій напечаталь грамматику словянскаго языка, замічательную по своему времени и показывающую значительное филологическое образование ся автора, который даже, вопреки всеобщему обычаю своего времени писать силлабические стихи, угадываль возможность метрического стихосложения для русскаго языка. Грамматика эта была принята для преподаванія въ школахъ и служила для распространенія знанія старословянскаго языка между русскими 1).

Когда Өеофанъ возстановилъ русскую іерархію, Смотрицкій былъ посвященъ имъ въ санъ архіепископа полоцкаго и написалъ по польски: "Оправданіе невинности", гдѣ доказывалъ право русскаго народа возстановить свою церковную іерархію и опровергалъ взводимыя на него клеветы, будто онъ хочетъ измѣнить Польшѣ и предаться туркамъ. Противъ этого сочиненія тотчасъ же появилось на польскомъ языкѣ со-

<sup>1)</sup> По ней учихся Ломоносовъ.

чиненіе: "Двойная вина"; а вслідь затімь началась на польскомь языкі сильная полемика между обінми сторонами. Когда вь 1622 году быль умерщвлень уніать фанатикь Іосафать Кунцевичь, враги православія распространяли слухи, что главнымь поджигателемь этого убійства быль Смотрицкій. Жизнь его была въ опасности; онъ ужхалъ на Востокъ, странствоваль три года, прівхаль въ Римъ и тамъ приняль унію. Возвратившись на родину, онъ написалъ по-русски "Апологію" своего путешествія, гдѣ оправдываль свое отступленіе и стасвоего путешествія, гдв оправдываль свое отступленіе и старался доказать, что въ православной церкви существують заблужденія. Митрополить Іовъ Борецкій созваль соборь въ 1628 году и пригласиль на него Мелетія Смотрицкаго. Мелетій прівхаль въ Кієвь, уввряль, что онь хотвль только подвергнуть критикв некоторыя неправославныя мивнія, вкравшіяся въ сочиненія православныхь защитниковь вёры, какъравно и злоупотребленія, поддерживаемыя нев жествомь духовенства, — что игумень дубенскаго Преображенскаго монастыря, Кассіань Саковичь, которому онь повёриль печатаніе своей книги, прибавиль туда лишнее безь его вёдома, и что онь остается по прежнеми въ вёдомству православной ісрарь онъ остается по прежнему въ въдомствъ православной јерар-хіи. Вскоръ, однаво, послъ этого собора, Мелетій снова объявиль себя уніатомь и сталь распространять свою "Апологію". Это вызвало со стороны православныхь горячую полетю. Это вызвало со стороны православных горячую поле-мику. Іовъ Борецкій написаль противъ Смотрицкаго опровер-женіе подъ пазваніемъ "Аполлія" (погибель). Протоіерей слуц-кій Андрей Мужиловскій написалъ противъ "Апологіи" Смо-трицкаго дѣльное сочиненіе на польскомъ языкъ, называвшее-ся "Антидотъ". Были и другія сочиненія противъ Смотрицкаго. Распространившееся въ Руси польское вліяніе было такъ

Распространившееся въ Руси польское вліяніе было такъ велико, что русскіе люди, ратуя за свою въру, писали попольски и это вредило успъхамъ русской литературной дъятельности того времени; — иначе русская письменность была бы гораздо богаче. Самый русскій языкъ въ ученыхъ сочиненіяхъ, писанныхъ по-русски, страдаетъ болье или менье 
примьсью польскаго. Изъ болье выдающихся русскихъ писателей того времени мы укажемъ на Захарія Копыстенскаго, 
Кирилла Транквилліона, Исаію Копинскаго, Памву Берынду 
и др. Захарій Копыстенскій, іеромонахъ, потомь архимандритъ Кіевопечерскаго монастыря, написалъ обширное сочиненіе, подъ названіемъ "Палинодія", въ которомъ подробно 
разсматривалъ главнъйшіе пункты отличія восточной церкви 
отъ западной и защищаль догматы и постановленія первой. 
Эго сочиненіе важно по историческимъ извъстіямъ о церков-

ныхъ событіяхъ того времени. Копыстенскій издаль, вромѣтого, по-русски сочиненіе "О въръ Единой", "Бесъды Зла-тоуста на пославія Апостола Павла", того же Злагоуста "Бесъды на Дъянія" и "Толкованіе на Апокалипсисъ Андрея Кесарійскаго". Въ своихъ предисловіяхъ къ этимъ книгамъиздатель выражаеть желаніе, чтобы русскіе, какъ духовные, такъ и свътскіе, поболье читали и изучали св. писаніе. "Толкованіе на Апокалипсисъ", изд. въ 1625 году, посвященопану Григорію Далмату, уже отступившему отъ православія внуку ревностнаго православнаго Константина Далмата, которому авторъ посвящаль прежніе свои переводы. Захарія убъждаеть Григорія возвратиться къ въръ отцовъ своихъ и говорить, что дёдь его возрадовался бы такому возвращенію; при этомъ, авторъ не затрудняется приводить примъры изъ греческой минологіи: "Если — говорить онъ — между Геркулесомъ и Тезеемъ была такая любовь и дружба, что одинъпреемственно наследоваль добродетели другого и старался избавить последняго отъ плененія въ тартаре, то еще большая любовь, неразрываемая смертью, должва существовать между вашимъ дедомъ и вами". Это можетъ служить образчикомъ, какъ языческо-классическая мудрость внёдрялась върелигіозное воспитаніе тогдашнихъ книжниковъ. При "Апо-калипсисъ" приложено нъсколько переводныхъ словъ и, по поводу "Слова Іоанна Златоуста на Пятидесятницу", делается такое замысловатое объяснение извъстнаго выражения, котороекатолики постоянно приводили въ подкръпление о папскомъглавенствъ - "Ты еси Петръ, и на семъ камиъ созижду церковь Мою": "Видите, Христосъ не сказалъ "на Петръ", а скаваль "на камнь"; не на человъкъ, а на въръ Христосъ построить церковь свою, такъ какъ Петръ сказалъ съ върою: Ты еси Христосъ, сынъ Бога живаго. Не Петра, а церковьнарекъ онъ камнемъ". Въ 1625 г. Захарія Копыстенскій, будучи уже архимандритомъ, напечаталъ ръчь, произнесеннуювъ день поминовенія по своемъ предшественникъ Плетенецкомъ, доказывалъ въ ней необходимость поминовенія усопшихъ и опровергалъ тёхъ вольнодумцевъ, которые, слёдуя протеставтскимъ толкованіямъ, отвергали пользу молитвъ за усопшихъ и поминовеній, шзъ чего видно, что протестантскія мненія продолжали волновать умы православныхъ. Но здесь же проповедникъ счелъ нужнымъ вооружиться противъ католическаго чистилища и доказываль, что учение св. отцовъ о мытарствахъ совсвиъ не то, что учение о чистилищв. "Мытарства-говориль онь-состоять только въ развыхъ препят«ствіяхъ и безпокойствахъ, которыя причиняютъ разлученной отъ тёла душё злые воздушные духи, подобно тому, какъ таможенные чиновники безпокоятъ проёзжаго свободнаго человёка на таможняхъ и заставахъ".

Въ русской православной церкви была ощутительная потребность въ правилахъ, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своихъ требъ и обрядовъ и въ особенности исповеди. При долговременномъ невъжествъ вкрались больше безпорядки. Священники отправляли требы какъ попало, мало заботились объ удержании своихъ прихожанъ въ правилахъ благочестия, и это давало свободу всякаго рода языческимъ суевъриямъ. Захария Копыстенский въ 1620 году напечаталъ книгу для руководства священникамъ, гдъ собралъ въ сокращении разныя правила апостольския, вселенскихъ и помъстныхъ соборовъ, и св. отцовъ. Книга эта называется "Номоканонъ или Законоправильникъ". Здъсь, между прочимъ, встръчаются любопытныя извъстия о разныхъ суевърияхъ того времени, распространенныхъ въ народъ 1).

Кирилъ Транквилліонъ-Ставровецкій, прежде учитель въ львовскомъ братствъ, а потомъ черниговскій архимандритъ,

THIRITING as AN HURIT

<sup>1)</sup> Женщини надъвали на дътей своихъ и на домашнихъ животныхъ чародъйскіе "шолки" или "конури", съ цълью предохранить отъ бъдъ и бользней; принимали внутрь чародейскія снадобья, чтобы не рождать детей; надевали на детей своихъ "усерязи" въ великій четвертокъ. Чаровницы употребляли въ своихъ заговорахъ слова изъ псалмовъ, имена мучениковъ и, написавши ихъ, давали носить на шев, носили змёю за назухой, а нотомъ; содравши съ нея кожу, привладывали въ глазамъ и зубамъ для здравія. Другія, съ цёлью сдёлать вакое-нибудь здо или произвести безладицу въ семьй (кому эло житіемъ жити или нежительно ему житіе сотворити) или продолжить болёзнь, призывали б'есовь нада гробами (б'есовъ влотворныхъ призывание овресть гробъ... сице чарованія преименовашася оть еже надъ гробы плача и вопів), поили лихимъ зельемъ или давали въ нищу такое, чтобы свести человъка съ ума, поссорить мужа съ женою или нагнать любовную тоску. Иныя прорицали будущее, предсказывали счастіе или несчастіе, толковали счастливне и несчастливне дни рожденія. Суевірные зазывали въ себі дыгановь и гадальщиць; гадали на воскі, на олові, на бобахъ. Были и такіе, которые славились тімъ, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, гдв находится украденная вещь и т. п. Номокановъ обличаеть также пляски на свадьбахъ, праздникъ русаловъ, совершаемый съ плясками на улицахъ, раскладку огней, что делалось въ те времена не только на Купала, но и накануна другихъ праздниковъ и въ особенности въ день Вознесенія, -съ чемъ соедивилось особое гаданіе о счастім (да отъ онаго счастіе свое разсмотрять). Авторь вооружается противь техь, которые, воображая себе, что мертвець встаеть изъ гроба и ходить по земль, выкапивають тело изъ могили и сожигають его. Онъ говорить, что мертвець не можеть вставать изъ гроба и ходить, но что діаволь принимаеть образь мертваго и пугаеть людей мечтами. Бісы, по его толкованію, пугають разными мечтательными призравами такъ, которые неосторожно при-SMBROTE HXE HMA.

не менъе Копыстенскаго отличался плодовитою литературною дъятельностью, котя сочиненія его страдають многословіемь, риторствомь и самовоскваленіями. Около 1619 года онъ издаль "Евангеліе учительное" или "Слова на воскресные и праздничные дни". Книга эта въ Московскомъ Государствъ признана была неправославною. Важнъе для насъ другое сочиненіе Кирилла "Зерцало богословія", напечатанное въ Почаевъ въ 1618 году. Замъчательно, что оба сочиненія посвящены знатнымъ панамъ; первое—Чарторижскому, а второе—молодому Ермолинскому съ цълью служить для него учебною книгою. Эти посвященія показывають, какъ литераторы нуждались въ знатныхъ покровителяхъ. "Мала тебъ сдается эта книжечка,—говорить авторъ въ своемъ предисловіи,—но прочитай ка ее: увидишь высокія горы небесной премудрости"!

"Зерцало богословія" раздѣлено на три части: первая толкуєть собственно о существѣ Божіемъ <sup>1</sup>); вторая заключаєть въ себѣ восмографію, третья—о злосливомъ мірѣ или вообще о злѣ. Самая любопытная для насъ вторая часть, изображающая міровоззрѣніе тогдашнихъ ученыхъ людей.

Міръ раздёляется на видимый и невидимый. Невидимый есть міръ ангеловъ 2). Кирилъ принимаетъ древнее раздёленіе ангеловъ на девять чиновъ (престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начала, архангелы и ангелы), изъ нихъ собственно только ангелы распоряжаются видимымъ міромъ и надъ ними старѣйшина архистратигъ Михаилъ (той зо всѣмъ чиномъ своимъ стражъ и справца всего видимаго міра). Одни ангелы поставлены на стражѣ стихій и воздушныхъ явленій: огня, мольій, воздуха, вѣтра, мороза и пр. Другіе содержатъ и обращаютъ кругъ звѣзднаго неба (одного изъ девяти небесъ); особые ангелы приставлены въ солицу,

<sup>1)</sup> Воть опредёленіе Бога у Кирилла: "Богь есть существо пресущественное, албо бытность надъ всё бытности, сама истотная бытность презъ ся стоящая, простая, не сложная, безъ початку, безъ конца, безъ ограниченія, величествомъ своимъ объемлеть вся видимая и невидимая".

<sup>2)</sup> Воть опредвление ангела: "ангель есть безтвлесное, неосязаемое, огневидное, пламеноносное, самовластное... Крвпостію могь бы единь ангель зь розказанія Божія увесь свёть обналити во мізовеніе ока и борзость его дивна, духь бо вімы есть скороходняй, яко быстрость блискавицы и помыслу нашего; во міновеніе ока вы неба на землю сниде и за ся оть землів на небо взыйде, тізомы нів единымы, неудержимымь, но скрозів всякое тізо безь забороны приходить, не задержать его нів стіны муровь каменныхь, нів двери желізныя, ніз печати. Містомы же ангелы описаны суть: если будеть ангель на небів, на землів его нівсть, а если на землів, вы небів его нівсть. Языка до мовенія и уха до слышанія не потребуеть, и безь голюса и зноснаго слова подають единь другому разума своя".

лунф, морю, иные приставлены въ земнымъ государствамъ, другіе находятся при върныхъ людяхъ. Если Богъ посылаетъ ангеловъ къ людямъ, то они надъваютъ на себя "мечтательное" тело, иногда съ вооружениемъ; но это только призракъ, потому что гдв бы вузнецы взяли на небесахъ металлъ ковать ангеламъ вооружение? Діаволы, падшіе духи, темные и отвратительные, раздёляются на три вида: воздушные, водяные и подземные. Воздушные делають человеку зло разными измененіями воздуха: вихрями, бурями, градомъ, заразою воздуха и пр. Земные искушають людей на всякое зло, но они власти не имфють не только надъ людьми, но и надъ свиньями; они только подсматривають за человъвомь, если у человъва обнаруживается побуждение въ дурному, они подстревають его. Они постоянные лгуны (уставичные лгареве), и если проридають, то имъ върить не следуетъ. Иногда они мечтательно принимають на себя видъ звёрей и чудовищь, чтобы пугать людей.

Видимый міръ созданъ изъ четырехъ стихій, различныхъ и занимающихъ одна за другою мъсто по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая — земля; выше ея вода; надъ водою воздухъ, а выше его-самая легчайшая стихія, огонь. Огонь и вода непримиримые враги, но между ними миротворецъ - воздухъ. Вода двухъ родовъ: одна-надъ твердью небесною, другая — подъ твердью на землъ. Твердь небесная есть сухая, легкая, непроникательная матерія, сверху которой Богъ разлилъ воду для предохраненія отъ верхняго эсирнаго огня, воторый бы иначе зажегь твердь; но, чтобы не было темно на землъ, Богъ сотворилъ на тверди солнце, луну и звъзды и вложиль въ нихъ части эоврнаго света. Воздухъ есть та тьма вверху бездны, о которой говорится въ Библіи: къ земль онъ тепле, согръваемый солнечными лучами; средина его холодна, а верхніе слои горячіе. Гроза объясняется такимъ образомъ: нары поднимаются съ моря и достигають верхнихъ слоевъ горячаго воздуха; отъ того дёлается шумъ, подобно тому, какъ раскаленное жельзо, положенное въ воду, производить шумъ. Кириллъ слыхалъ, что земля кругла какъ яблоко, и не противоречить этому. Онъ думает, что вемля окружена водою для предохраненія отъ эвирнаго огня. Море солоно оттого, что вода въ немъ недвижима. и если бы не была солона, то загнилась бы и засмердёла. Въ человёк в изъ пяти чувствъчетыре соотвътствують стихіямь: вкусь — вемль, обоняніе — водъ, слухъ — воздуху. връніе — огню, а осязаніе "почувательную нъкую особую силу имать". Какъ въ небъ живетъ Богъ, такъ

въ верхней части человъческаго тъла, въ головъ, въ безкровномъ мозгу—умъ, важнъйшая сила души, а при немъ другія силы: воля, память, доброта, мысль, разумъ, хитрость, мечтаніе, разсужденіе, радость, любовь. Умъ и разумъ у него не одно и то же. Умъ—сила внутренняя, а разумъ приходитъ извиъ: "Отъ кого иного научишься и разумъешь—то разумъ". Кириллъстарается уподобить части человъческаго тъла стихійнымъ явленіямъ: "во главъ очи, яко свътила, гласъ, яко громъ, мгновеніе ока, яко блискавицы".

Подъ "злосливымъ" міромъ авторъ разумѣетъ жизнь злыхъ людей, не слѣдующихъ повелѣніямъ Божіимъ. Подобно міру вемному, состоящему

дизъ четырехъ стихій, злосливый міръ состоитъ изъ четырехъ стихійныхъ пороковъ: заздрости (зависти), пыхи (высокомѣрія), лакомства (алчности), убійства. Лакомство соотвѣтствуетъ водѣ; убійство — землѣ; заздрость и пыха—воздуху и огню. Дъяволъ есть творецъ и содержитель злосливато міра.

Мы привели эти свъдънія изъ сочиненія одного изъ видныхъ литературныхъ деятелей того времени, чтобы показать, какъ далека была тогдашняя ученость отъ прямого пути въ области мірскихъ знаній. Русскіе ученые выступали въ борьбу съ своими врагами съ запасомъ многихъ разныхъ сведений по части дерковной исторіи и богословія, но были невъждами во всемъ, что касалось природы и ея законовъ, хотя, какъ показывають ихъ сочиненія, и чувствовали потребность этого знанія. Они повторяли только старыя среднев вковыя нельпости. Ученость ихъ, поэтому, носила характеръ крайней односторонности; съ распространеніемъ такого рода просвъщенія развивалась страсть къ риторической схоластической болтовнъ, къ легкому и дешевому символизму. Это мы видимъ на томъ же Кирилль Транквилліонь. Въ главь о Вавилонь Темномъ онъ разбираетъ апокалипсические образы и даетъ полную волю всявимъ сопоставленіямъ и объясненіямъ, которыя могь онь отыскать въ изобиліи на всякіе лады у прежнихъ толкователей. Вавилонъ - это громада злыхъ людей, дравонъ дьяволь, семь роговъ-семь смертныхъ граховъ, воды-народы, жена съдящая на водахъ-, пыха свъту сего", пятно на челъ-измъны и обманы, чаша кровью исполненнаязамки будовные, палацы и гмахи (чертоги) спанялые (великоленьие); дщерь Сіона называется виноградомъ, вежею (башнею), на которой висять сто тарчовъ (щитовъ): это церковь съ ея писаніями; она-гора "тучная, упитанная зъ оброковъ небесной премудрости" и проч., и проч.

Какъ распространилась тогда риторическая словоохотливость, показываетъ вошедшій обычай сочинять молитвы. Въ Вильнъ издана была книжка "Вертоградъ душевный", въ которой номъщаются дневныя богослуженія, т.-е. полуночница, заутреня, часы, вечерня, павечерница, и въ нихъ вплетены пространныя, сочиненныя вновь молитвы.

Монашеское направленіе, такъ долго господствовавшее въ православной церкви въ Южной Руси, и на эготъ разъ нашло себъ представителей: какъ на замъчательнъйшее въ этомъ родъ сочинение мы укажемъ на "Духовную Лъствицу" Исаін Копинскаго. Авторъ быль печерскимъ монахомъ, девятнадцать льтъ наблюдаль антоніевы пещеры, цотомъ быль приглашенъ вняземъ Михаиломъ Вишневецвимъ для устроенія Густинскаго монастыря (близъ Прилукъ), впоследствій быль віевскимъ митрополитомъ. Его "Духовная Лъствица" отлична отъ известной книги "Лествицы" Іоанна Лествичника, бывшей въ большомъ ходу у благочестивыхъ людей въ старину. Исходная точка сужденій въ сочиненіи Исаіи очень своеобразна. Авторъ признаетъ началомъ грѣха безуміе, незнаніе, началомъ добродътели-разумъ и знаніе; а истинное познаніе достигается только путемъ ученія и уразумьнія природы. Онъ находить, что, только изучивши природу, мы можемъ приступить къ познанію самихъ себя, и только изучивши свое существо, можемъ перейти въ познаванію Бога 1). Нивогда на Руси не раздавалось изъ устъ русскаго монаха большаго уваженія къ положительной наукь; но посль этого авторъ, такъсказать, вруго поворачиваеть на прежнюю торную дорогу монашескихъ сочиненій. У него разумъ двоякій — ввішній и божественный, двоякая мудрость — ввёшняя и божественная, два знанія — вибшнихъ и божественныхъ предметовъ, и оказывается, что Бога можно познать только высшимъ и божественнымъ разумомъ. Что касается до внёшней мудрости, то она дёлается почти ненужною. Путь къ высшему разуманію есть "умное дъланіе", подобно тому, какъ говорилъ когда-то Нялъ Сорсвій, -- монашеская созерцательность, воздержаніе, пость, со-

<sup>1)</sup> Никто же не можеть познати Бога, дондеже не познаеть первие себе, не придеть же совершений въ познание себе, дондеже первие не придеть въ познание твари и всёхъ вещей въ мірі зримыхъ и разуміваемыхъ разсмотрінію. Егда же пріидеть въ познаніе сихъ, тогда возможеть прийти въ познаніе себе, тоже и Бога, и тако приходить въ совершенное зъ Богомъ любовію соединеніе... Первие всея твари разсмотрініе оть чего и чесого ради сія суть, во еже ни единой вещи утаенной и недоумітной быти оть него... Первие подобаеть долняя вся разуміти, таже горняя, не бо отъ горнихъ на нижняя восходити должни есми.

крушеніе сердца. Монашество—выстій образець; все плотское—гной, тлёнь, прахъ. Авторъ думаетъ, что если бы Адамъ не согрёшилъ, то люди бы не рождались младенцами, и рождались бы не такъ, какъ теперь рождаются 1). "Человъкъ, говоритъ онъ,—рождаясь отъ женщины, стремится къ соединенію съ нею, но тёмъ самымъ умираетъ душею; такъ какъ соль, хотя рождается отъ воды, но, соединяясь съ водою вновь,—исчезаетъ; такъ и человъкъ, хотя рождается отъ женщины, но какъ соль растаеваетъ, "когда паки къ грёховному плотскому соплетенію лъпится". Авторъ, хотя не можетъ отрицать брака, но предоставляетъ ето въ видъ снисхожденія только человъческимъ существамъ низшаго разряда, тогда какъ люди высшіе, монахи, должны предпочитать безбрачную чистоту.

Далье все сочинение состоить изъ бесьдь о томъ, какъ слъдуетъ монаху вести строго-постную жизнь, избъгать хвастовства, высокомърія, сребролюбія и другихъ порововъ.

Умственное движеніе, возникшее въ Южной Руси, получило новый толчокъ и новую силу съ наступленіемъ д'ятельности Петра Могилы.

Фамилія Могиль принадлежить въ древнимь знатнимь родамъ молдавскимъ. Въ концъ XVI въка, при помощи польскаго гетмана Яна Замойскаго, одинъ изъ Могилъ. Іеремія, сдёлался господаремъ молдавскимъ, а въ 1602 году братъ его Симеонъ-господаремъ валашскимъ. Въ 1609 году Симеонъ сталъ также госполаремъ и Молдавіи, но не надолго. Сначала онъ уступилъ господарство племяннику своему, Константину, а потомъ турки лишили эту фамилію господарства. Напрасно польскіе паны: Стефанъ Потоцкій, князья Корецкій и Вишневецкій, родственники Могиль по женамъ, старались возстановить ихъ на господарствъ. Могилы должны были искать пріюта въ Польшь. Сынъ Симеона, Петръ, учился, какъ говорять, въ Парижъ, потомъ служиль въ военной службъ въ Польшѣ, а въ 1625 году постригся въ Печерской даврѣ, еще не достигши 30 леть оть роду. Вступление въ монашеское званіе лица, такого знатнаго и притомъ состоявшаго въ родствъ съ могущественными польскими домами, давало поддержку православному дёлу. Черезъ годъ скончался печерскій архи-

<sup>1)</sup> Прилічния же къ несвойственному плотскому вожделівнію, сего ради по нуждів подпаде тлівнію, и смерти неглівнія бо и жизни отлучися, подпаде въ сицевое плотское неразумное сочетанье, отъ совершеннаго разума и возраста преступленіямъ изведе Адамъ естество наше въ дітскій возрасть безсловесное младоуміе, во еже малыми немощесмотрящими отрочаты въ міръ раждатися намъ, по нуждів сице раждатися и быши въ міръ осужденны быхамъ.

мандрить Захарія Копыстенскій. Тогда возникъ вопросъ о томъ, чтобы молодому молдаванину Могилъ сдълаться архимандритомъ. Его связи и богатство представляли въ будущемъ большія надежды для лавры; но не вся печерская братія готова была выбрать его. Многіе не возлюбили его; другіе соблазнились его молодостью; но за предёлами монастыря у Могилы было много сильныхъ сторонниковъ, желавшихъ доставить ему видное и выгодное мъсто архимандрита печерскаго. Два года шли объ этомъ толки; противникамъ Могилы, какъ видно, не давали избрать другого; наконецъ, Могила быль избрань, темь болье, что митрополить Іовь Борецкій былъ за него. Въ 1628 году Сигизмундъ III утвердилъ его. Новый архимандрить тотчась же заявиль свою деятельность на пользу монастыря, завель надзорь надь священнослужителями въ селахъ лаврскихъ именій, незнающихъ изъ нихъ приказываль учить, а упрямыхъ и своевольныхъ подвергаль взысканіямь; подновиль церковь, не жальль издержекь на украшеніе пещеръ, подчиниль лаврѣ Пустынно-Николаевскій монастырь, основаль Голосфевскую пустынь, построиль на свой счеть при лаврѣ богадѣльню для нищихъ, и задумалъ заводить при Печерскомъ монастырѣ высшую школу. Разсчитывая, что для послёдней цёли необходимы хорошіе учители, онъ прежде всего началъ отправлять молодыхъ людей за-границу на собственный счеть. Въ числъ ихъ были: Сильвестръ Коссовъ, Исаів Трофимовичъ, Игнатій Оксеновичъ-Старушичъ, Тарасій Земка и Иннокентій Гизель. Для новой школы онъ избралъ мъсто съ огородомъ и садомъ, близъ больничной Троицкой церкви, поставленной надъ печерскими воротами, и далъ отъ себя фундушевую запись, которою обязывался содержать училище на /собственный счетъ:

Въ 1631 году скончался митрополить Іовъ Борецвій. Мъсто его заняль Исаія Копинскій, бывшій въ то время архіепископомъ смоленскимъ и черниговскимъ. Посланные заграницу молодые люди стали возвращаться на родину, но тутъ, записанные въ братство православные духовные, дворяне, и козацкіе старшины съ гетманомъ Петрижицкимъ, отъ лица всего войска запорожскаго, обратились къ Петру Могилъ съ просьбою не заводить особаго училища въ братствъ, а обратить свои пожертвованія на существовавшее уже братское училище на Подолъ. Просьба эта была вполнъ разумна: не слъдовало разрывать силъ, полезнъе было соединать ихъ. Могила согласился. Въ декабръ 1631 года члены братства составили актъ, въ которомъ Петръ Могила назывался старшимъ

братомъ, блюстителемъ и пожизненнымъ опекуномъ віевскаго братства. Въ мартъ 1632 года гетманъ Петрижицкій, отъ лица полковниковъ и всего войска запорожскаго, объщалъ въ случать нужды защищать оружіемъ церковь, монастырь, школы и богадъльню братства; а кіевскіе дворяне, въ лицт выбранныхъ изъ среды своей старостъ, объщали заботиться о со-

держаніи училища. Въ апреле 1632 г. скончался король Сигизмундъ III. По польскимъ обычаямъ, по смерти короля, собирался сначала сеймъ, называемый "конвокаціоннымъ", на которомъ делался обзоръ предыдущаго царствованія и подавались разныя мижнія объ улучшении порядка; потомъ собирался сеймъ "элекційный" уже для избранія новаго короля. Остатки православнаго дворянства сплотились тогда около Петра Могилы, съ цёлью истребовать завоннымъ путемъ отъ Ричи Посполитой возвращенія правъ и безопасности православной церкви. Главными дъйствующими лицами съ православной стороны въ это время были: Адамъ Кисель, Лаврентій Древинскій и Вороничъ. При ихъ содвиствін, митрополить Исаія и все духовенство уполномочили ъхать на сеймъ Петра Могилу. Православные требовали уничтоженія всявих актовь и привилегій, запрещавшихъ православнымъ строить церкви и допускавшихъ вести противъ нихъ процессы по религіознымъ дёламъ съ паложеніемъ севвестраціи на ихъ имінія, домогались возвращенія православнымъ всёхъ запечатанныхъ церквей, всёхъ епархій, требовали безусловнаго права заводить коллегіи, типографіи, возвращенія отобранныхъ уніатами церковныхъ иміній и строгаго наказанія тімь, которые будуть наносить оскорбленія и насилія православнымъ людямъ. Вмѣстѣ съ просьбою дворянь и духовныхъ, подали на сеймъ просьбу козаки въ болье ръзвихъ выраженияхъ, чемъ дворяне и духовные. "Въ царствованіе покойнаго короля, -- писали они, -- мы терийли неслыханныя оскорбленія... Униты отстранили отъ городскихъ должностей добродътельных мущань нашей вуры и засмутили сельскій народъ; дети остаются некрещеными, взрослые сожительствують безъ брачнаго обряда, умирающіе отходять на тотъ свъть безъ причащения. Пусть уния будетъ уничтожена; тогда мы со всёмъ русскимъ народомъ будемъ полагать животъ за целость любезнаго отечества. Если, сохрани Боже, и далье не будеть иначе, мы должны будемь искать другихъ мъръ удовлетворенія". Такой ръзкій тонъ сильно раздражиль пановъ, которые вовсе не хотели давать козакамъ права вмішиваться въ государственныя діла. "Они назы-

вають себя членами тёла Річи Посполитой, — говорили паны, но они такіе члены, какъ ногти и волосы, которые обрѣзывають". Но голосъ православнаго шляхетства не могъ быть оставленъ безъ вниманія. При посредствъ королевича Владислава, составленъ былъ меморіалъ, въ которомъ предполагалось отдать православнымъ кіевскую митрополію, кромф Софійскаго собора и Выдубицкаго монастыря и всёхъ митрополичьихъ имфній, предоставить имъ, сверхъ того, львовское епископство, Печерскій и Жидичевскій монастыри съ ихъ имініями, дать по ніскольку церквей въ нікоторыхь городахъ, дозволять братствамъ распоряжаться школами, мъщанамъ занимать городскія должности и пр. Дальнейшее решеніе діла о свободів православнаго исповіданія отложено было до "элекційнаго" сейма. Но и на элекційномъ сеймъ козацкіе послы вновь появились съ різкими требованіями. По поводу этихъ домогательствъ, начались сильныя и горячія пренія о въръ между панами. Ревностные католики не хотвли утверждать даже того меморіала, на который согласился "конвокаціонный" сеймъ. Кисель и Древинскій пространно и сильно защищали права греческой религии. Православные не были довольны самымъ меморіаломъ и хотёли еще боле широкаго. Петръ Могила былъ душою ихъ совъщаній и, наконецъ, вмёстё съ православными дворянами, онъ лично обратился въ новоизбранному королю Владиславу. Такъ какъ Польша въ это время находилась въ непріязненныхъ отношеніяхъ съ Москвою, то Владиславъ понималь, что расположение козаковъ и русскаго народа было чрезвычайно важно для короля и всей Польши; да и вообще Владиславъ былъ сторонникъ свободы совъсти. Онъ далъ православнымъ "дипломъ", которымъ предоставилъ имъ болѣе правъ и выгодъ, чёмъ те, какія были написаны въ меморіале, составленномъ на конвокаціонномъ сеймъ. Предоставлена была полная свобода переходить какъ изъ православія въ унію, такъ и изъ уніи въ православіе. Митрополить віевскій могь по прежнему посвящаться отъ константинопольскаго патріарха. Отдавалась православнымъ немедленно луцкая епархія, а перемышльскую положено отдать послё смерти тогдашнаго уніатскаго епископа; учреждалась новая епархія во Мстиславь; снимались всякія запрещенія, стісненія; запрещалось ділать осворбленія православнымъ людямъ. Православные дворяне, бывшіе на сеймѣ, тогда же порѣшили удалить отъ митрополіи Исаію Копинскаго, какъ человъка уже престарълаго и бользненнаго, и избрали, вмысты съ бывшими тамъ духовными, въ митрополиты Петра Могилу. Король утвердилъ этотъ выборъ и далъ Петру Могилъ привилегію на преобразованіе кіевскаго братскаго училища въ коллегію. Посланный въ Константинополь ректоръ кіевскихъ шкотъ, Исаія Трофимовичъ, испросилъ для Петра Могилы патріаршее благословеніе, и тогда волошскій епископъ во Львовъ рукоположилъ Петра Могилу въ митрополиты 1).

<sup>4)</sup> По извъстіямъ одного современника, православнаго, но ополяченнаго шляхтича Ермича, Петръ Могила, прибывши въ Кіевъ вь 1633 г., обращался грубо и жестоко съ своимъ предместникомъ Исајею Копинскимъ: дряхлаго и хвораго старика схватили въ Златоверхо-Михайловскомъ монастыри въ одной волосяници, положили на дошадь, словно мёшокъ, и отправили въ Печерскій монастырь, гдй онъ скоро и скончался въ нуждв. По извъстію того же Ериича, Петръ Могила быль челоковь жадный и жестокій, истязаль бичами монаховь Михайловскаго монастыля, допытываясь, где у нихъ спрятаны деньги; одного печерскаго монаха Никодема обвиняль въ навлонности къ уніп и отослаль къ козакамъ, которые приковали его къ пушкі и продержали такимъ образомъ шестнадцать недвль. Эти извъстія не могуть быть привнаны вполит достовтрными. Въ 1635 году въ городскомъ оврущкомъ судт происходиль процессь между иноками Михайловскаго-Златоверхаго монастыря и Исајею Копинскимъ. Инови жаловались, что Исаія Копинскій въ 1631 году, опираясь на то, будто всё монахи Михайловского монастыря избрали его игуменомъ, выгналъ, при содъйствін козацкаго гетмана Гарбузы, нгумена Филовея Кизаревича и оставался въ монастырв до 10 августа 1635 года, а въ этотъ день, убхавши изъ монастыря, взяль съ собою документы на монастырскія имінія и захватиль также разимя вещи изъ ризници. Это показаніе противорвчить изовстію Ерлича, относящаго выходъ Исаін Копинскаго изъ Михайдовскаго монастыря къ 1633 году, такъ какъ изъ показавія монаховь видно, что Исаія оставался въ Михайловскомъ монастырв гораздо долве 1633 года. Существуеть протестація самого Исаів Конинскаго, который показываеть, будто онъ ужкаль изъ монастыря потому, что Могила притесняль монастырь, делаль разореніе монастирскимь м'ястностямь, и послів удаленія его, Исаін, неправидьно отдаль монастырь во власть Филовея Кизаревича, окрестивши его игуменомъ. Но протестація Исаін заплючаеть въ себ'я нев'єрность. Не Могила, посл'я удаленія Исаін изъ Михайловскаго монастыря, окрестиль игуменомь этого монастыря Филовея Кизарсвича. Кизаревичь быль избрань михайловскимь игуменомь еще прежде, чёмь Исаія овладъль монастыремъ въ 1631 году. Это несомнънно изъ актовъ того времени, на которыхъ Кизаревичъ подписывался игуменомъ Михайловскаго монастыря. Оказывается, что въ самомъ монастыре было две партів, изъ которыхъ одна хотела дать игуменство Кизаревичу, другая-Копинскому, и Могила, какъ кажется, благопріятствоваль первому. Послв протестаціи, поданной Исаіею, Могала въ февраль 1637 года пригласиль Исаію въ Луцкъ и тамъ, въприсутствіи многочисленнаго духовенства, примирился съ нимъ. Исаін даль Петру Могияв "квить", т.-е. отказался отъ своего иска. Но всябдь затемь, Исаія, черезь своего повереннаго, возобновиль свой искь, заявивши, что Петръ Могила насиліємъ принудиль дать ему квить. Жалоба дошла до короля. Исаія внесъ въ градскія вдадимирскія книги королевское письмо къ вольнскому воеводв о назначении коммиссіи для разбирательства спора между Петромъ Могилою и Исајею. Изъ этого письма видно, что къ королю поступила жалоба, будто Петръ Могила не только ограбиль церковное и частное достояние Копинскаго, но и самого Исаію биль до крови и подвергаль тяжелому заключенію. Такъ какъ производство двла этой коммиссіи до насъ не дошло, то и нъть возможности для исторіи произне-

Назначение Петра Могилы митрополитомъ въ Киевъ произвело чрезвычайный восторгь. Ученики братскаго училища сочиняли ему гимны и панегирики. "Если бы ты вздумальговорилось въ привътствіи ему -- отправиться отъ Кіева до Вильно и до предбловъ русскихъ и литовскихъ, съ какою радостью встретили бы тебя те, которыми наполнены суды, темницы и подземелья за непорочную въру восточную! ". Типографщики поднесли напечатанную ими стихотворную брошюру подъ названіемъ "Евфонія веселобремячая", а кіевскіе м'ящане, за-одно съ козаками и православными духовными, въ порывъ восторга, бросились отнимать у уніатовъ древнюю святыню русскую - Софійскій соборъ. Уніатскій митрополить Іосифъ Вильяминъ Рудкій жилъ не въ Кіевъ а въ Вильнъ. Софійскій соборъ стояль пустой; богослужение въ немъ не отправлялось, а ключи находились у шляхтича Корсака. Мёсто, гдё находится Софійскій соборъ, было тогда за городомъ и отділялось отъ жилой части Стараго города валомъ. Близъ него расположена была небольшая софійская слободка. Тамъ жилъ Корсавъ, стражъ повинутаго храма. Кіевляне, подъ предводительствомъ Баляски, Вереміенка и слесаря Быковца, толпою въ пятьсотъ человъв бросились на домъ Корсава. Панъ былъ въ отлучкъ; въ домъ оставалась его мать, у которой были въ то время гости. Кіевляне потребовали ключей отъ собора. Пани Корсакова не дала влючей. Тогда кіевляне объявили, что сами найдутъ ключи, бросились въ собору, отбили колодви, которыми запирался соборъ, выломали двери, отколотили тъхъ, которые хотели помешать имъ, забрали ризницу и утварь и отвезли въ лавру къ митрополиту. Затемъ, толпа вновь вернулась въ комъ Корсака и начала выгонять изъ дому пани Корсакову и ея родныхъ, сидвешихъ съ доминиканами, которыхъ она нарочно позвала, чтобъ они впоследстви на суде могли быть свидътелями. Толна ругала пани Корсакову, прицеливалась ружьями въ форточку окна и кричала: "выволо-

сти приговоръ по этому дѣлу. У Ерлича встрѣчается еще одно извѣстіе о Могиль, также несправедливое. Ерлича говорить, будто Могила, желая завести школу въ Печерскомъ монастирь, выгналь монаховъ Троицкаго больничнаго монастиря, чтобы отдать подъ школу занимаемое ими мѣсто. Изъ актовъ же того времени видно что Могила, будучи еще архимандритомъ, назначиль подъ предполагаемую школу мѣсто съ садомъ и огородомъ по одну сторону главныхъ воротъ, на которыхъ находилась больничная церковь, между тѣмъ, какъ госпиталь съ больничными монахами находился на другой сторонѣ отъ воротъ. Такимъ образомъ, не было никакой необходимости Могилѣ выгонять монаховъ для постройки школы. Притомъ же, самъ Могила заботился о госпиталѣ и содержаль его на свой счетъ.

чемо ее на дворъ и розстреляймо!". На другой день кіевляне вывели пани Корсакову и ея родныхь изъ дому и обязали слобожанъ повиноваться православному митрополиту. Вмъстъ съ церковью св. Софіи, кіевляне тогда же овладъли деревянною церковью св. Николая, на мъстъ Десятинной, и древними стънами церкви св. Василія, построенной св. Владимиромъ на Перуновомъ холмъ.

Первымъ дёломъ митрополита было привести церковь св. Софіи въ благолённый видъ и освятить ее для богослуженія; онъ называлъ ее "единственнымъ украшеніемъ православнаго народа, главою и матерью всёхъ церквей". Петръ Могила старался возстановить древнюю святыню Кіева и вмёстё съ тёмъ оживить въ народё воспоминаніе древности. Такимъ образомъ, онъ возобновилъ церковь св. Василія; изъ развалинъ Десятинной церкви состроилъ новую каменную церковь, причемъ, во время производства работъ, нашелъ въ землё гробъ св. Владимира и поставилъ голову его въ Печерскомъ монастырё для поклоненія, возобновилъ также древнюю церковь Спаса на Берестовъ. Съ особенною любовью относился онъ къ Софійскому собору 1), котя жилъ постоянно въ Печерской лавръ, оставаясь ея архимандритомъ.

Петръ Могила обратилъ вниманіе на то, что въ церковныхъ богослужебныхъ внигахъ, бывшихъ въ употребленіи въ Южной и Западной Руси, вкрались неправильности и разноръчія. Онъ были въ то время тьмъ неумъстнье, что противники православія указывали на это обстоятельство, какъ на слабую сторону, и утверждали, что въ православномъ богослуженіи нъть единообразія: въ одной книгъ попадаются объ одномъ и томъ же предметь совстиъ иныя выраженія, что въ другой, и каждый священникъ можеть употреблять тоть

томъ ведѣ, въ вакомъ теперь. Въ "Тріоди", изданной во Львовѣ, въ 1642 году, въ посвященіи Петру Могилѣ говорится о возобновленіи св. Софіи въ такомъ видѣ; "церковь св. Софіи въ богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ негдысь отъ святыя памяти княжати и самодержца всея Россіи Ярослава сбудованую и на прикладъ всему свѣту выставленную, преосвященство ваше въ руннахъ уже будучую знову реставровалъ и до першей оздобы коштомъ своимъ старанемъ своимъ привелъ, а до того и внутрь розмантыми исонами святыхъ божінхъ и апаратами церковными дивно пріоздобиль".

или другой способъ. Этимъ противники силились доказать, что церковь, не имъя единаго главы, не въ силахъ удержать правильности въ своихъ богослужебныхъ внигахъ, а тъмъ самымъ указывали на необходимость подчиненія единому главъ въ образъ папы. Могила постановилъ, чтобы впередъ богослужебныя книги не выходили въ печать безъ пересмотра и сличенія съ греческими подлинниками и безъ его благословенія; самъ онъ лично трудился надъ ихъ пересмотромъ. Въ 1629 году Петръ Могила издалъ "Служебникъ", одобренный на кіевскомъ собор'в митрополитомъ Іовомъ Борецкимъ и южнорусскими епископами. Этотъ "Служебникъ" отличался отъ прежнихъ тъмъ, что въ немъ приложено догматическое и обрядовое объяснение литургии, написанное однимъ изъ учениковъ Могилы, Тарасіемъ Земкою. Такимъ образомъ, русскіе священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершенія дитургіи, а вмёстё съ тёмъ могли понимать то, что совершали. Черезъ десять лётъ, въ 1639 году, Могила, уже будучи митрополитомъ, издалъ вторымъ изданіемъ свой "Служебникъ", значительно умноженный ектеніями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни.

Приведеніе въ единообразіе православнаго богослуженія, надлежащее отправление священниками ихъ обязанностей и удучшеніе ихъ нравственности, сильно и постоянно занимали Петра Могилу. Съ этими цёлями въ 1640 году Могила назначиль соборь въ Кіевъ и на этоть соборь приглашаль не только духовныхъ, но и светскихъ особъ, записанныхъ въ братствахъ; по его взгляду на составъ церкви, свътскіе люди, будучи членами церкви, какъ христіанскаго общества, им вли право подавать свой голось въ церковныхъ делахъ. "Наша церковь, -- писалъ Могила въ своемъ окружномъ посланіи, -- оставаясь ненарушимою въ догматахъ въры, сильно искажена въ томъ, что касается обычаевъ, молитвъ и благочестиваго житія. Многіе православные, отъ частаго посвщенія богослуженія иновірцевь и слушанія ихъ поученій, заразились ересью, такъ что трудно распознать: истинно ли они православные или однимъ только именемъ? Другіе же, не только свътскіе, но и духовные, прямо покинули православіе и перешли къ разнымъ богомерзкимъ сектамъ. Духовный и монатескій санъ пришель въ нестроеніе; нерадивые настоятели не заботятся о порядкъ и совсъмъ уклонились отъ примёра древнихъ отцовъ церкви. Въ братствахъ отвергнута ревность и нравы предковъ; каждый делаетъ, что хочетъ". Могила заявляль, что онъ желаеть возвратить русскую цер-

ковь въ древнему благочестію, и находиль, что цёль эта можетъ быть достигнута носредствомъ собора духовныхъ и свътскихъ людей. Дъянія этого собора не дошли до насъ, но, въроятно, плодомъ его совъщаній явилось новое изданіе "Требника" въ 1646 году. Этотъ "Евхологіонъ" или "Требникъ"подробнъйшій сборникъ богослуженій, относящихся къ священнымъ требамъ, и долгое время служившій руководствомъ во всей Россіи, изв'ястенъ подъ именемъ "Требника Петра Могилы" 1). При составленіи его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и, отчасти, римскими. Могила, защищая православіе оть католичества, не стёснялся, однако, заимствовать изъ западной церкви то, что не противно было духу православія и согласовалось съ практикою первобытной церкви 2). Въ своемъ "Требникъ " Могила не ограничился однимъ изложеніемъ молитвъ и обрядовъ, а прибавилъ къ нему объяснения и наставления, какъ поступать въ отдёльныхъ случаяхъ, такъ что этотъ требникъ не только служилъ руководствомъ для машинальнаго отправленія требъ, но имфль значеніе научной книги для духовенства. Тёмъ не менёе, въ досаде Могилы, не всё довольствовались этимъ одноообразнымъ руководствомъ, и, помимо его, издавались другіе требники частными лицами. Пока образовалось новое покольніе пастырей изъ преобразованной Могилою коллегіи, онъ обращаль вниманіе, чтобы ставленники, по крайней мъръ, не были круглыми невъждами, и постановиль, чтобы искатели священническихъ мъсть, до своего посвященія, оставались нікоторое время въ Кіеві и учились у свёдущихъ лицъ. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Самъ Могила экзаменоваль ихъ и содержаль во время обученія на свой счеть. Могила вскор'є увид'єль необ-

<sup>4) &</sup>quot;Читая эту внигу, —говорить въ предисловіи въ ней Могила, — легко понять, что способъ совершенія св. Таинъ остается у насъ единообразнимъ; стоитъ только сличить нашъ "Евхологіонъ" съ греческимъ. Если въ требникахъ, изданнихъ въ Острогъ, Львовъ, Стрятинъ, Вильнъ есть какія-нибудь описки и погръшности, то такія, которыя не отмъняютъ ни числа, ни матеріи, ни формы, ни силы, ни скутковъ (послъдствій) св. Таинствъ; притомъ, отмъны произошли отъ простоты и неразсудительности исправителей; при всеобщемъ невъжествъ и при небытности православнихъ пастырей, издатели смотръли не на сущность матеріи или формы, а на одни существовавшіе обычаи. И потому иное нужное опустили, а ненужное внесли".

<sup>2)</sup> Отъ временъ Могили остались до сихъ поръ въ Малороссіи немногія мъстныя отличія въ богоснуженія, не принятыя въ Великой Руси, такъ, напр., заимствованныя изъ западной церкви "Пассіи",—чтенія Евангелій о страданіяхъ Іисуса Христа съ пънісмъ страстныхъ церковныхъ стиховъ на повечеріи по пятницамъ, въ первыя четыре недъли Великаго поста, причемъ говорятся иногда и проповъди.

ходимость составить полную систему православнаго в вроученія и подъ своимъ руководствомъ приказаль составить ученому Исаін Трофимовичу православный катехизись. По составленіи его, Могила созваль свёдущихь духовныхь лиць изъ всей южной и западной Руси, даль имъ на разсмотръніе новую книгу, а потомъ снесся съ патріархами. Съ цфлью окончательно разсмотръть и утвердить катехизисъ, созванъ быль въ Яссахъ ученый соборъ въ 1643 году, куда Могила послаль Трофимовича вмёстё съ братскимъ игуменомъ Іосифомъ Кононовичемъ и проповедникомъ Игнатіемъ Старушичемъ. Со стороны константинопольскаго патріарха послано было два ученыхъ грека. Греки долго спорили съ русскими, истребовали отмъны кое-какихъ мъстъ и, наконецъ, утвердили катехизись, затёмь книга была отправлена на утвержденіе всвхъ патріарховъ; она хотя и была утверждена, но слишкомъ долго разсматривалась, и Могила не успъль ее напечатать 1). Вмёсто нея Могила приказаль напечатать въ 1645 году краткій катехизись. Цёль его выражена въ предисловіи, где говорится: "книга эта публикуется не только для того, чтобы священники въ своихъ приходахъ каждый день, въ особенности въ воскресные и праздничные дни, читали и объясняли его своимъ прихожанамъ; но также, чтобы мірскіе люди, умфющіе читать, преподавали одинаковымъ способомъ христіанское ученіе, преимущественно, чтобы родители учили по ней своихъ дътей, а владъльцы - подвластныхъ себъ людей, а также, чтобы въ школахъ всв учители заставляли своихъ учениковъ учигь наизусть по этой книжечкъ". Катехизисъ этоть, по способу своего изложенія, послужиль первообразомъ всъхъ катехизисовъ последующаго времени. Онъ изложень въ вопросахъ и отвътахъ и состоить изъ трехъ частей: въ первой разсматривается символъ въры по членамъ, во второй -- молитва Господия, въ трегьей -- заповѣди.

Могила, какъ человѣкъ ученый, принялъ дѣятельное участіе въ тогдашней горячей полемикѣ, происходившей между православными и католиками. Нѣкто Кассіанъ Саковичъ, прежде православный учитель кіевской школы и написавшій вирши по-русски на смерть Сагайдачнаго, отступиль отъ православія сначала въ унію, а потомъ въ католичество и сдѣлался не-

<sup>4)</sup> Ей суждено было уже по смерти Могилы быты напечатанной въ Европв, сперва на греческомь, а потомъ на латинскомъ языкв, заслужить уважение ученыхъ богослововь, а на славянскомъ языкв явиться уже въ 1696 году въ Москвв и то ъъ переводв съ голландскаго издания на греческомъ языкв 1662 года.

навистникомъ отцовской вёры. Когда Могила въ 1642 году собираль соборь, Саковичь написаль противь этого собора по-польски вдкую сатиру, а вследъ затемъ, разразился общирнымъ сочиненіемъ на польскомъ же языкѣ, подъ названіемъ "Перспектава заблужденій, ересей и предразсудновъ русской перкви". Саковичь въ этомъ сочинени держится способа, введеннаго іезунтами и долгое время сохранявшагося въ Польше во всёхъ спорахъ и нападкахъ католиковъ на русскую церковь. Способъ этотъ состояль въ томъ, что подмечались и собирались случаи всевозможнъйшихъ злоупотребленій, зависъвшихъ какъ отъ невъжества, такъ и отъ дурныхъ качествъ тъхъ или другихъ личностей, занимавшихъ священническія м'Еста, и такіе случаи принимались какъ бы за нормальные признаки, присущіе православной церкви. Все сочинение Саковича наполнено подобнаго рода обличеніями. Кром'в того, Саковичь, какъ ревностный послёдователь римской церкви, старается осуждать все, что въ православін несходно съ нею. Въ отвъть на это Могила написалъ обширное сочинение, явившееся въ 1644. году подъ названіемъ; "Λίθος (Ливосъ) альбо камень". Сочиненіе Могилы, подъ псевдонимомъ Евсевія Пимена (т.-е. благочестиваго пастыря), было написано по-польски, такъ какъ главною цёлью автора было представить въ глазахъ поляковъ несправедливость нападокъ ихъ духовныхъ противъ православія: но въ то же время существовала и его русская редакція, до сихъ поръ остающаяся въ рукописи 1). Ливосъ, кромѣ посвященія Максимиліану Бржозовскому и предисловія къ читателямъ, состоитъ изъ трехъ отдёловъ: въ первомъ разсуждается о таинствахъ и обрядахъ; во второмъ -- о церковномъ уставъ; въ третьемъ-о двухъ главнёй шихъ догматическихъ чіяхь восточной церкви оть западной: объ исхожденія св. Духа и о главенствъ папы. Авторъ въ нъкоторыхъ мъстахъ относится съ бранью и ръзкими остротами къ своему противнику, называетъ его прямо лжецомъ; или, напр., по поводу желанія Саковича ввести въ русскую церковь латинскіе обряды, выражается такъ: "Неудивительно, что тебъ повообра-

<sup>1)</sup> Полное заглавіе ен слідующее: "Аівос или камень съ пращы истинны Церкве святыя, православныя россійскія, на сокрушеніе ложнопомраченной перспективы или безмістнаго оболганія, отъ Кассіана Саковича, бывшаго прежде нікогда архимандрита Дубенскаго, унита, аки о блужденіяхь, ересіхь и самоумышленіяхь Церкви Русскія, въ Уніи не сущія, тако въ составленіяхь віры, якоже въ служеніи таинь и о ипыхь чиніхь и законопреданіяхь обрітающихся, літо Божія 1642 въ Кракові типомь изданнаго, верженный чрезь смиреннаго отда Евсевія Пимина въ монастырів св. чудотворныя Лавры Печарокіевскія, літа Господня 1644."

щенному рачителю римскаго костела, хочется весь римскій чинъ перенести въ восточную церковь! Какъ самъ ты съ однимъ ухомъ, такъ хочешь, чтобы всѣ люди были одноухіе и порѣзали бы себѣ уши!" Но съ совершеннымъ безиристрастіемъ авторъ Ливоса признаетъ справедливость многихъ злоупотребленій, указанныхъ его противникомъ; только онъ объясняеть ихъ печальнымь положениемь церкви, не им'ввшей долгое время пастырей и умышленно угнетаемой уніею, а также невъжествомъ и рабскимъ положениемъ приходскихъ священпиковъ подъ властью пановъ. Саковичъ, напримъръ, обвиняетъ православныхъ священниковъ въ томъ, что они совершали насильные и противозаконные браки. На это авторъ Ливоса говорить: "это бываеть; но что же делать священнику, когда панъ ему говоритъ, или обручай, попъ, или голову подставляй; по певол'в попъ будетъ все д'влать, когда господинъ города, либо села, или управляющій господина, начнетъ устрашать бъдпаго священника дубиною, а иногда приважеть бро-сить въ тюрьму". Многіе нападки Саковича Могила называеть ложью и клеветою и прямо свидетельствуеть, что приводимыхъ Саковичемъ признаковъ изтъ и не было въ православной церкви. Восбще во взглядъ на значение обрядовъ Могила отличаеть существенные главные признаки отъ прибавочныхъ. Существенными онъ называетъ тѣ, которые, при всякихъ видонзивневіяхъ, должны оставаться непоколебимо; они, по толкованіямъ Могилы, заключаются: а) въ матеріи, б) въ формъ или словъ, и в) въ питенціи (намъреніи) совер-шающаго священнодъйствіе. Такимъ оброзомъ, въ таинствъ крещенія вода составляєть матерію; произнесеніе словь: "кре-щаєтся во имя Отца, Сшна и Св. Духа" — форму; наконець, внутреннее наміреніе или желаніе совершающаго таинство низвести благодать Св. Духа-интенцію. Точно также въ литургіи существенную часть ел составляють, кром'в внутренняго нампренія свищенисслужителя: матерія, т.-е. хлібь и вино, п форма, т.-е. освящающія ее слова Спасителя: "прінмите, ядите и пійте отъ нея вси". Весь чинъ богослуженія, въ который облечены пли заключены существенные признави, можеть видоизменяться въ разныхъ церквахъ. Смотря по мъстностямъ, древнимъ обычаямъ и преданіямъ, могутъ существовать различные обряды, --- но это не мышаеть вселенскому единству христовой церкви, если только при этомъ нътъ уклоненія отъ признаваемой церковью догматики. Такимъ образомъ, къ римскому обрядному чину слёдуетъ относиться съ равнымъ уваженіемъ, какъ и къ восточному, несмотря на его

различіе, насколько этоть чинь не уклоняется оть ученія вселенской церкви. Обряды могуть въ одной и въ той же церкви, смотря по временными потребностями, изминяться, дополняться и сокращаться, но не иначе какъ на основаніи соборовь. Каждый изъ священниковь въ отдельности долженъ строго исполнять все постановленное принятыми въ данное время богослужебными внигами. Таковъ былъ взлядъ знаменитаго митрополита на весь строй внёшнаго богослужевія; онъ относится непримиримо къ римской церкви, но никакъ не по причинъ различія богослужебнаго чина, а за ея догматическія заблужденія, изъ которыхъ признаніе абсолютнаго главы, въ особъ римскаго папы, занимаетъ первое мъсто. Замічательно, что противникъ Могилы, Саковичъ, между прочимъ, ставитъ въ упрекъ провославной русской церкви и то, что она лишена "великородныхъ господъ". Могила говоритъ: "Православные роксоляны (т.-е. русскіе), увъровавщи въ Христа Господа, не сомнъваются въ томъ, что Христосъ, какъ мысленный глава, управляетъ восточною церковью по своему объщанію: "се азъ съ вами до скончанія въка". Русь имфетъ всесильное предстательство своего благочестія въ лицф Христа Господа, правящаго сердцами великихъ государей. Такъ и въ псалмъ 145 псалмопевецъ написалъ: "не надейтесь на князей, сыновъ человъческихъ". А что у Руси нътъ великородныхъ господъ, то что въ этомъ дурнаго! Въдь и первоначальная церковь начала созидаться не великородными господами, а убогими рыбарями, однако, Богъ черезъ нихъ превлониль къ въръ во Христа, и монарховъ, и великородныхъ властителей. Души самыхъ незнатныхъ правовърныхъ христіанъ также искуплены многодінною кровью Христовою, какъ и души великородныхъ властителей, а потому и тъ, и другіе должны быть равноцінны". Наконець, авторь Ливоса совсвит не врагъ соединенія съ римскою церковью: "Восточвая церковь, - говорить онъ Саковичу, - всегда просить Бога о соединеніи церквей, но не о такомъ соединеніи, какова нынъшняя унія, которая гонить людей къ соединенію дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякаго рода насиліями. Такая унія производить не соединеніе, а раздёленіе"... Появленіе Ливоса вызвало въ польской литературъ рядъ полемическихъ сочиненій, въ которыхъ авторы почти уже не касались вопроса объ обрядности, а главнымъ образомъ доказывали правильность признанія папы главою церкви. Изъ нихъ іезуитъ Рутка, давая произвольный смыслъ разнымъ выраженіямъ Лиооса, дёлаль выводы, что авторъ

его принадлежить скорве къ какой нибудь протестантской, чвит къзвосточной перкви.

Болве всего Могила сосредоточилъ свою двательность на віевской воллегіи. Тотчасъ по вступленіи своемь въ санъ митрополита, Могила преобразоваль віевскую братскую школу въ коллегію, основаль другую школу въ Винницъ, завель при віевскомъ братствъ монастырь и типографію и подчиниль ихъ кіевскому митрополиту. Это было нарушеніемъ прежняго распоряженія патріарха Өеофана, по которому кіевское братство съ Богоявленскою церковью подчинялось одному патріарху; но это нарушение оправдывалось сделанными переменами: основаніемъ монастыря и преобразованіемъ школы въ коллегію, наконецъ и тімь, что коллегія и монастырь содержались, главнымъ образомъ, иждивеніемъ Петра Могилы. Самый монастырь учреждень быль совсёмь на особыхь основаніяхъ, чёмъ другіе монастыри; онъ имёль тёсную связь съ коллегіей; въ немъ пом'єщались только ті монахи, которые были наставниками: вск они взяты были изъ Печерской лавры. На содержаніе братской коллегіи и монастыря Могила приписаль двё лаврскихь волости, подариль коллегіи собственное свое село Позняковку и, кромъ того, постоянно давалъ денежныя пособія на постройки и на вспомоществованіе учителямъ и ученикамъ. По его примеру и убежденію, записанная въ братство шляхта помогала коллегіи разными пожертвованіями и ежегодно выбирала старость изь своей среды для надвора и содъйствія ея содержанію; коллегія устроена была по образцу высшихъ тогдащнихъ училищъ въ Европъ и особенно въ Краковъ. Цъль кіевской коллегіи была преимущественно религіозная: нужно было образовать поколёніе ученыхъ и сведущихъ духовныхъ лицъ, а равнымъ образомъ, и свътскихъ людей, которые бы могли сознательно видъть правоту восточной церкви и, по своему образованію, стать въ уровень съ теми, противъ которыхъ пришлось бы имъ защищать права своей церкви путемъ закона и разсужденія. Но въ Польшъ, какъ мы указывали, вопросы въры тъсно связались съ вопросами національности; понятіе о католикъ сливалось съ понятіемъ о полякъ, какъ, съ другой стороны, понятіе о православномъ -- съ понятіемъ о русскомъ; и потому задачею коллегіи неизбіжно стала поддержка и возрожденіе русской народности. Идеаломъ Могилы быль такой русскій человъвъ, который, кръпко сохраняя и свою въру, и свой языкъ, въ то же время, по степени образованія и по своимъ духовнымъ средствамъ, стоялъ бы въ уровень съ поляками,

съ которыми судьба связала его въ государственномъ отноmeнів. Къ этому идеалу направлялись и способы воспитанія, и обученія, принятые Могилою. Кіевская коллегія находилась подъ управленіемъ ректора, который быль, вмёстё съ тёмь, игуменомъ Братскаго монастыря, распоряжался монастырскими и училищными доходами, творилъ судъ и расправу и, въ то же время, быль профессоромь богословія. Его помощникомъ быль префекть, одинь изь іеромонаховь, занимавшій должность, подобную должности нынёшняго инспектора. Кромъ двухъ этихъ начальствующихъ лицъ, выбирался на извъстный срокъ супер-интенденть, имъвшій ближайшій надзоръ за поведеніемъ воспитанниковъ. Подъ наблюденіемъ послёдняго, между самими воспитанниками устроивалась внутренняя полиція; нѣкоторые болье благонравные ученики обязаны были смотрыть за своими товарищами и доносить супер-интенденту. Часть учениковъ жила на содержаніи коллегіи въ ея дом'в, называемомъ бурсою; вся эта бурса въ то время содержалась на счетъ Петра Могилы: то были недостаточные учениви; другіе жили внъ зданія и приходили въ коллегію для ученія, но и они, живя въ своихъ квартирахъ, состояли подъ надзоромъ коллегіальнаго начальства. Тёлесное наказаніе считалось необходимымъ. Расправа производилась, главнымъ образомъ, по субботамъ.

Въ учебномъ отношении кіевская коллегія раздёлялась на двъ конгрегаціи: высшую и низшую. Низшая, въ свою очередь, подразделялась на шесть классовь: фара или аналогія, где обучали одновременно чтенію и письму на трехъ языкахъ: словянскомъ, латинскомъ и греческомъ; инфима - классъ первоначальныхъ сведеній; за нею классъ грамматики и классъ синтаксимы: въ обоихъ этихъ классахъ шло изучение грамматическихъ правиль трехъ языковъ — словянскаго, латинскаго и греческаго, объяснялись и переводились разныя сочиненія, производились практическія упражненія въ языкахъ, преподавались катехизись, ариометика, музыка и нотное пъпіе. Далье, сльдоваль классь поэзіи, гдь, главнымь образомь, преподавалась пінтика и писались всевозможныя упражненія въ стиходействін, накъ русскомъ, такъ и латинскомъ. За пінтикой следоваль классь риторики, где ученики упражнялись въ сочинении речей и разсуждений на разные предметы, руководствуясь особенно Квинтиліаномъ и Цицерономъ. Высшая конгрегація имъла два класса: первый быль классь философіи, которая преподавалась по Аристотелю, приспособленному къ преподаванію въ западныхъ латинскихъ руководствахъ и

разделялась на три части: логику, физику (теоретическое разсуждение о явленияхъ природы) и метафизику; въ этомъ же классъ преподавались геометрія и астрономія. Другой, самый высшій, быль влассь богословія; богословіе преподавалось, главнымъ обрязомъ, по системъ Оомы Аквината; въ томъ же классь преподавалась гомилетика, и ученики упражнялись въ писаніи пропов'єдей. Преподаваніе всёхъ наукъ, исключая словянской грамматики и православнаго катехизиса, шло на латинскомъ языкв. Учениковъ заставляли не только писать, но и постоянно говорить на этомъ язывъ, даже внъ водлегіи: на улицъ и дома. Съ этою цълью для ученивовъ низшей конгрегаціи изобр'ятены были длинные листы, вложенные въ футляръ. Сказавшему что нибудь не по-латинъ давался этотъ листь и на немъ вписывалось имя провинившагося; ученикъ носиль этоть листь до тёхь порь, пока не имёль возможности навязать его кому-нибудь другому, проговорившемуся не по-латинъ; а у вого этотъ листъ оставался на ночь, тотъ подвергался поркъ. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, скоро послъ основанія коллегіи, навлекло было на нее опасную бурю. Распространился между православными слухъ, что коллегія неправославна, что наставники ея, воспитанные за-границею, заражены ересью, что въ ней преподають науки по иновърческимь руководствамь, учать болже всего на латинскомъ языкъ, языкъ иновърческомъ, дълаютъ это для того, чтобы совратить юношество съ пути отеческой въры! Подобные толки легко усвоивались толною. Русскіе привыкли къ той мысли, что на латинскомъ языкъ совершають богослужение и говорять враги ихъ въры, всендзы, и потому считали самое обучение этому языку неправославнымъ дъломъ. У Могилы не было недостатка въ недоброжелателяхъ: таковы были неученые и недостойные своего сана попы, которыхъ онъ удалиль отъ мёсть въ значительномъ количестве. Кромъ того, недоброжелательствовали ему всъ сторонники Исаін Копинскаго и последвій, какь видно, самъ гозориль о неправославіи см'єстившаго его съ митрополіи соперника 1).

<sup>1)</sup> Такъ прівзжавшій въ Москву монахъ Густынскаго монастыря Пафнутій въ распросв сообщаль, что "епископъ Исаія писаль въ Лубенскій и Густынскій монастыри, что митрополить Петръ Могила королю, всёмъ панамъ раднимъ и арцибискупамъ лядскимъ присягалъ, чтобы ему христіанскую вёру ученіемъ своимъ попрать и уставить всее службу церковную по повелёнію напы римскаго, римьскую вёру и церкви хрестьяньскіе во всёхъ польскихъ и литовскихъ городёхъ превратить на костелы лядскіе и книги русскія всё вывести". Тоже показаль игуменъ густынскій Василій, перешедшій въ Москву.

Дурное мивніе о Могилв и его учебномъ заведеніи распространилось между возаками, всегда готовыми на суровую расправу съ тъми, кого считали врагами въры. И вотъ, дъло дошло до того, что однажды толпа народа, предводительствуемая козаками, собиралась броситься на коллегію, сжечь ее и перебить наставниковъ. «Мы, - писадъ потомъ одинъ изъ наставниковъ, Сильвестръ Коссовъ, тогдашній префекть кіевской коллегіи, - испов'єдывались и ожидали, что нами начнуть кормить дибпровскихъ осетровъ, но къ счастію, Господь, видя нашу невинность и покровительствуя образованію народа русскаго, разогналъ тучу предубежденій и осветиль сердца нашихъ соотечественниковъ; они увидели въ насъ истинныхъ сыновъ православной церкви, и съ тёхъ поръ жители Кіева и другихъ мъстъ не только перестали насъ ненавидъть, но стали отдавать въ намъ въ большомъ количествъ своихъ дътей и величать насъ Геликономъ и Парнассомъ». Событіе, угрожавшее коллегіи, происходило 1635 года; въ этомъ же году, когда минула опасность, Сильвестръ Коссовъ издаль «Экзегезисъ или Апологію Кіевскихъ школъ», сочиненіе, въ которомъ защищалъ способъ преподаванія, принятый въ коллегіи. Предпочтеніе, оказываемое латинскому языку, въ глазахъ Петра-Могилы и избранныхъ имъ наставниковъ, оправдывалось обстоятельствами времени. Русскіе, учившіеся въ коллегіи, жили подъ польскимъ правленіемъ и готовились къ жизни въ обществъ, проникнутомъ польскимъ строемъ и польскими понятіями. Въ этомъ обществъ господствовало и глубово уворенилось мевніе, что латинскій языкъ есть самый главный, самый наглядный признавь образованности, и чёмь вто лучше владветь латинскимь языкомь, твмь болве достоинь названія образованнаго человіка. Подъ вліяніемъ іезунтовъ, русскіе, уже по самой своей народности, подвергались презрівню у поляковъ, и такой взглядъ естественно содействовалъ тому, что русское шляхетство такъ торопливо стремилось избавиться отъ своей народности, и перешедшіе въ католичество съ гордостью признавали себя поляками. Чтобы разсвять такое предубъжденіе, необходимо нужно было русскимъ, еще сохранившимъ свою въру и народность, усвоить тъ пріемы и признаки, которые, по тогдашнимъ предразсудкамъ, давали право на уваженіе, подобающее образованному человіку. Латинскій языкъ въ тогдашнемъ житейскомъ кругъ быль необходимъ не только для споровъ о вере съ католиками, не хотевшими о высовихъ предметахъ говорить иначе, кавъ по-латинъ, - латинская річь употребительна была на судахъ, сеймахъ, сеймикахъ и на всякихъ общественныхъ сходбищахъ. Бъглость въ латинскомъ языкъ и подготовка учениковъ къ защитъ православной въры посредствомъ слова, достигалась въ коллегіи путемъ диспутовъ, классныхъ и публичныхъ, происходившихъ по латинъ. Для этого одна сторона приводила разные противные православію доводы, бывшіе тогда въ ходу у католиковъ, другая--- опровергала ихъ и защищала православіе. Тавіе диспуты не ограничивались однимъ кругомъ въры, но распространялись и на разные философскіе предметы. Устройство ихъ показываетъ практическій умъ Могилы, стремившагося во всемъ къ главной цели: выставить противъ католичества ученыхъ и ловкихъ борцовъ за русскую церковь, умѣющихъ поражать враговъ ихъ же оружіемъ. Въ соотвѣтствіи съ этими практическими воззрѣніями Петра Могилы, состоить и тотъ схоластическій характерь, который онь даль всему научному образованію, получаемому юношествомь въ коллегіи. Главный признавъ схоластического способа ученія, развившагося въ западной Европ'я въ средніе в'яка и еще господствовавшаго въ XVII въкъ, состояль въ томъ, что подъ наукою разумъли не столько количество и объемъ предметовъ, подлежащихъ познанію, сколько форму или сумму пріемовъ, служащихъ къ правильному распредѣленію, соотношенію и значенію изучаемаго. Мало знать, но хорошо умъть пользоваться малымъ запасомъ знанія, такова была цёль образованія. Отсюда безконечный рядъ формулъ, оборотовъ и классификацій. Этотъ способъ, какъ показали вѣковыя послѣдствія опыта, мало подвигаль расширеніе круга познаваемыхъ предметовъ и давалъ возможность такъ называемому ученому гордиться своею мудростію, тогда какъ на самомъ деле, онъ оставался круглымъ невъждою или тратилъ время, трудъ и дарованія на изученіе того, что собственно приходилось впоследстви забывать, какъ мало применимое къ жизни. Но этотъ способъ, при всёхъ своихъ врупныхъ недостаткахъ, имѣлъ, однако, и хорошую сторону въ свое время; онъ пріучаль голову къ размышленію, къ обобщенію, служиль такъ сказать умственною гимнастикою, подготовлявшею человѣка къ тому, чтобы относиться къ предметамъ знанія съ научною правильностію. Нельзя ска-зать, чтобы въ западной Европѣ во времена Могилы не было уже иного рода науки, иныхъ понятій о внаніи, но эти начала новаго просвъщенія, которыя такъ быстро и блистательно повели умъ человъческій къ великимъ открытіямъ въ области естествознанія и къ болье ясному взгляду на потребности духовной и матеріальной жизни, были далеки и почти не ка-

сались тогдашней Польши, несмотря на то, что еще сто лътъ назадъ она была родиною Коперника. Вполив естественно было Петру Могилъ остановиться на томъ способъ ученія, какой господствоваль въ странъ, гдъ онъ жилъ и для которой приготовляль своихъ русскихъ питомцевъ, тъмъ болъе, что способъ этотъ, въ его воззрвнім, удовлетворяль его ближайшей цёли, образовать поколёніе защитниковь русской вёры и русской народности въ польскомъ обществъ. Съ нашимъ взглядомъ на просвъщение, образование, получаемое въ коллегіи Могилы, должно показаться крайне одностороннимь: студенты, окончившіе курсь въ коллегіи, не знали законовъ природы на столько, на сколько они были открыты и изслёдованы тогдашними передовыми учеными на западъ; мало свъдущи были они въ географіи, исторіи, правов'єдініи; но довольно было того, что они могли быть не ниже образованныхъ поляковъ своего времени. Сверхъ того, чтобы оцвнить важность преобразованія, сділаннаго Могилою въ умственной жизни южно-руссваго народа, стоитъ взглянуть на то состояніе, въ какомъ эта умственная жизнь находилась на Руси до него, и тогда-то его заслуга окажется очень значительною, а усивхъ его предпріятія чрезвычайно важнымъ по своимъ последствіямь. Въ стране, где въ продолженіе вековъ господствовала умственная лінь, гді масса народа пребывала по своимъ понятіямъ почти въ первобытномъ язычествъ, гдъ духовные, единственные проводники какого-нибудь умственнаго свъта, машинально и небрежно исполняли обрядовыя формы, не понимая ихъ смысла, не имъя понятія о сущности религіи, гдф только слабые зачатки просвещенія, брошенные эпохою Острожскаго, кое-какъ прозябали, подавляемые неравною борьбою съ чужероднымъ и враждебнымъ строемъ образованія; въ странъ, гдъ русскій языкъ, русская въра и даже русское происхождение клеймились печатью нев'вжества, грубости и отверженія со стороны господствующаго племени, — въ этой странъ вдругъ являются сотни русскихъ юношей, съ пріемами тогдашней образованности, и они, не краснъя, называють себя русскими; съ принятыми средствами науки они выступаютъ на защиту своей въры и народности! Правда, въ Польшъ, гдъ только высшій классь пользовался правомъ гражданства, а масса простого парода была подавлена гнетомъ самаго безчеловъчнаго порабощенія, высшій русскій классь такъ неудержимо изміняль своей вірів и народности, что его не могла уже остановить нивавая коллегія. Польская образованность, направляемая іезуптами, разрушила бы рано или поздно всф

планы Петра Могилы, если-бы вслёдь затёмь не поднялся южнорусскій народь противь Польши подъ знаменами Хмельницкаго. Кіевскую коллегію съ ея братствомь, безь сомнёнія, постигла бы та же участь, какая стерла съ лица земли львовскія, луцкія, виленскія и другія православныя школы; но сёмя, брошенное Могилою въ Кіевё, роскошно возрасло не для одного Кіева, не для одной Малороссіи, а для всего русскаго міра: это совершилось черезь перенесеніе началь кіевскаго образованія въ Москву, какъ скажемь впослёдствіи. И въ этомъ-то важнёйшая и великая заслуга кіевской коллегіи и ея безсмертнаго основателя.

Несмотря на господство латинскаго языка, къ сожаленію, въ ущербъ греческаго, кіевская коллегія, однако, работала надъ развитіемъ русскаго явыка и словесности. Студенты сочиняли проповъди по-русски; выходившіе изъ коллегія въ священники были въ состояніи говорить поученія народу, а въ Братскомъ монастыръ не проходило ни одной праздничной объдни, когда бы многочисленному, собравшемуся въ храмъ, народу не говорилось проповѣди, или не изъяснялся катехизись православной вѣры. Проповѣдничество съ тѣхъ поръ стало обычнымъ явленіемъ въ малорусскихъ церквахъ, тогда какъ въ Великой Руси проповѣдь была тогда явленіемъ еще почти неслыханнымъ. Студенты віевской коллегіи занимались также стихотворною литературою и получили къ ней особое пристрастіе, но, къ сожалѣнію, писали по польскому образцу силлабическимъ разміромъ, совсімь несвойственнымъ, какъ оказалось, природі русскаго языка по свойству его удареній; главный же недостатовъ тогдашнихъ стиходъевъ былъ тотъ, что они разумъли подъ поэзіею только форму, а не содержаніе. Стихотворцы щеголяли разными затъйливыми формами мелкихъ стихотвореній (какъ наприм., акростихи, раковидные или раки, которые можно было читать съ лѣвой руки къ правой и обратно, эпиграммы въ формъ яйца, куба, бокала, свеиры, пирамиды и т. н.). Въ ходу были стихотворенія, называемыя поэмы и оды; то были панегирическія стихотворенія къ значительнымъ лицамъ по разнымъ случаямъ, поздравленія съ имянинами, съ бракосочетаніемъ, погребальныя, воспъвание герба, посвящения и пр. Онъ по предписаннымъ правиламъ отличались крайнею лестью къ воспъваемому лицу и самоуниженіемъ автора. Часто стихотворенія имізи религіозное содержаніе и образчикомъ такихъ могутъ служить многія стихотворенія, пом'єщенныя въ изданной въ 1646 г. книг'в: "Перло многоц'єнное", написанной Кирилломъ Транквиліономъ; во вкуст того времени были стихотворенія нравственно-поучительныя, въ которыхъ олицетворялись разныя добродътели, порожи и вообще отвлеченныя понятія. Несмотря насильную страсть къ стихоплетству, кіевская коллегія не произвела ничего замъчательнаго въ области поэзіи, и это твмъ болве поразительно, что въ тотъ же самый ввкъ въ малорусской народной поэзіи, не въдавшей никакихъ школьныхъ правилъ и пінтики, творились истинно поэтическія произведенія, полныя вдохновенія и жазни; таковы, напр., козацкія думы, явно принадлежащія XVII въку. Ученики слагали праздеичные вирши преимущественно на Рождество Христово и пѣли, расхаживая по домамъ жителей; вирши этого рода перенимались и обращались даже въ народъ, но они ръзко отличаются отъ народныхъ праздничныхъ пъсенъ своею неуклюжестью, вычурностью и отсутствіемъ поэзіи. Въ области драматической поэзіи опыты воспитанниковъ кіевской коллегіи имѣли болѣе всего значенія по своимъ послѣдствіямъ, тавъ какъ они, хотя въ отдаленности, стали зародышемъ русскаго театра. Начало драматической поэзіи въ Кіевъ положено "вертепами". Такъ назывались маленькіе переносные театры, которые ученики носили съ собою, переходя изъ дому въ домъ на праздникъ Рождества Христова. этихъ театрахъ дъйствовали куклы, а ученики говорили за нихъ ръчи. Предметами представленій были разныя событія изъ исторіи рожденія и младенчества Христова. Такіе вертены существовали до позднайшаго времени, и вароятно, въ древнія времена они мало чёмъ отличались отъ позднёйшихъ. Кромф представленій религіозныхъ, въ вертепахъ (какъ можно завлючить по примърамъ позднъйшихъ временъ), для развлеченія зрителей, представлялись разныя сцены изъ народной обыденной жизни.

За этою первобытною формою слѣдовали "дѣйства" или представленія, взятыя ихъ священной исторіи, гдѣ являлись олицетворенными разныя отвлеченныя понятія. Такого рода представленія были въ большой модѣ у іезуитовъ и въ подражаніе имъ перешли въ кіевскую коллегію.

Языкъ, на которомъ писались опыты воспитанниковъ кіевской коллегіи того времени, удаленъ отъ живой народной рѣчи и представляетъ смѣсь словянскаго языка съ малорусскимъ и польскимъ, со множествомъ высокопарныхъ словъ. Достойно замѣчанія, что послѣ Могилы русскій книжный языкъ сталъ мало-по-малу очищаться отъ полонизмовъ, и выработывалась новая книжная рѣчь, которая послужила основаніемъ настоя-

щему русскому языку. Въ комическихъ произведеніяхъ южной Руси языкъ книжный приближался въ народному малорусскому. Стата стата в в народному малорусскому. Стата стата в в народному малорусскому.

Враги православія, при всякомъ случав, старались двлать коллегіи всякое зло. Въ 1640 году Могила въ своемъ универсаль жаловался, что "намыстникъ кіевскаго замка, потакая злобь враговъ коллегіи, нарочно подослаль своего повыреннаго, который, стакнувшись въ корчив съ ныкоторыми другими лицами, напаль на студента Гоголевскаго, обвиниль его въ какомъ-то безчинствь, а намыстникъ безъ дальняго разсмотрынія казниль его". Это было сдылано съ тымъ намыреніемъ, чтобы студенты, испугавшись дальнышаго преслыдованія, разбыжались. Событіе это было такъ важно, что Могила должень быль жхать на сеймъ и просить отъ польскаго правительства законной защиты своему училищу.

Уже въ это время Могила, какъ онъ самъ писалъ, потратиль большую часть своего состоянія на устроеніе училища и церкви. Вотчины, какъ его собственныя, такъ и Печерскаго монастыря, съ трудомъ могли доставлять средства на поддержку коллегіи по причинъ разореній, понесенныхъ ими то отъ татарскихъ набѣговъ, то отъ междоусобныхъ войнъ съ возаками и митрополить принуждень быль просить пособія отъ разныхъ братствъ. Несмотря на все это, онъ напрагалъ всъ свои силы для поддержки своего любимаго дътища. Въ своемъ духовномъ завъщаніи, написанномъ имъ, какъ видно, въ то время, когда онъ чувствовалъ приближение смерти, онъ говоритъ:.... "Видя, что упадокъ святого благочестия въ народъ русскомъ происходитъ не отъ чего иного, какъ отъ совершеннаго недостатка образованія и ученія, я даль об'єть Богу моему-все мое имущество, доставшееся отъ родителей, и все, что ни оставалось бы здёсь отъ доходовъ, пріобрътаемыхъ съ порученныхъ мнъ святыхъ мъстъ, съ имъній, на то назначенныхъ, обращать частію на возстановленіе разрушенныхъ храмовъ Божінхъ, отъ которыхъ оставались плачевныя развалины, частію на основаніе школъ въ Кіевъ...." Коллегію свою онъ называеть въ завъщаніи своимъ единственныма залогома, и, желая "оставить ее укорененною въ потомственныя времена", въ видъ посмертнаго дара завъщаетъ ей 81,000 польскихъ золотыхъ, всю свою библіотеку, четвертую часть своего серебра, нікоторыя цінныя вещи и на вѣчное воспоминаніе о себѣ, свой серебряный митрополичій престь и саккосъ.

Петръ Могила свончался 1-го января 1647 года, на пятидесятомъ году своей жизни, съ небольшимъ за годъ до народнаго взрыва, инымъ путемъ отстоявшаго русскую въру и народность.



## III.

## ЦАРЬ АЛЕКСЪЙ МИХАЙЛОВИЧЪ.

Тридцатильтнее царствованіе Алексва Михайловича принадлежить далеко не къ свътлымъ эпохамъ русской исторіи, какъ по внутреннимъ нестроеніямъ, такъ и по неудачамъ во внътнихъ сношеніяхъ. Между тъмъ, причиною того и другого были не какія-нибудь потрясенія, наносимыя государству извнъ, а неумъніе правительства впору отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться кстати стеченіемъ обстоятельствъ, которыя именно въ эту эпоху были самыми счастливыми.

Парь Алексви Михайловичь имвль наружность довольно привлекательную: бёлый, румяный, съ красивою окладистою бородою, хотя съ низкимъ лбомъ, крвикаго твлосложенія и съ кроткимъ выраженіемъ глазъ. Отъ природы онъ отличался самыми достохвальными личными свойствами, былъ добродушенъ въ такой степени, что заслужилъ прозвище "тишайшаго", хотя по всиыльчивости нрава позволялъ себъ грубыя выходки съ придворными, сообразно въку и своему воспитанію, и однажды собственноручно оттаскалъ за бороду своего тестя Милославскаго. Впрочемъ, при тогдащней сравнительной простотъ нравовъ при московскомъ дворъ, царь вообще довольно безцеремонно обращался съ своими придворными. Будучи отъ природы веселаго нрава, царь Алексви Михайловичъ давалъ своимъ приближеннымъ разныя клички, и въ видъ развлеченія купалъ стольниковъ въ пруду въ селъ Ко-

ломенскомъ 1). Онъ быль чрезвычайно благочестивъ, любилъ читать священныя книги, ссылаться на нихъ и руководиться ими; нивто не могъ превзойти его въ соблюдении постовъ: въ великую четыредесятницу этотъ государь стоялъ каждый день часовъ по няти въ цереви и владъ тысячами повлоны, а по понедёльникамъ, средамъ и пятницамъ ёлъ одинъ ржаной хльбь. Даже въ прочіе дни года, когда церковный уставъ разрѣшалъ мясо или рыбу, царь отличался трезвостью и умѣренностью, хотя къ столу его и подавалось до семидесяти блюдь, которыя онь приказываль разсылать въ виде царской подачи другимъ. Каждый день посещаль онъ богослужение, но въ этомъ случав не быль вовсе чуждъ ханжества, которое неизбъжно проявляется при сильной преданности буквъ благочестія; такъ, считая большимъ гръхомъ пропустить объдию, царь, однако, во время богослуженія разговариваль о мірскихъ дёлахъ со своими боярами. Чистота нравовъ его была безупречна: самый заклятый врагь не смёль бы заподозрить его въ распущенности; онъ былъ примърный семьянинь. Вийстй съ тимъ онъ быль превосходный хозяинь, любиль природу и быль проникнуть поэтическимь чувствомь, которое проглядываеть, какь въ многочисленныхъ письмахъ его, такъ и въ некоторыхъ поступкахъ. Оттого-то онъ полюбиль село Коломенское, которое отличается живописнымъ мъстоположениемъ, хотя далеко не величественнымъ и не поражающимъ взоръ, а изъ такихъ, -- свойственныхъ русской природь, которыя порождають въ душь ощущение спокойствія. Тамъ проводиль онь обыкновенно літо, занимаясь то хозяйственными распоряженіями, то соколиной охотой, къ которой имель особенную страсть; тамъ почти во все свое царствование онъ строилъ и нерестраивалъ себъ деревянный дворецъ, стараясь сдёлать его какъ можно изящийе и наряднье. Алексый Михайловичь пранадлежаль къ тымь благодушнымъ натурамъ, которыя болве всего котятъ, чтобъ у нихъ на душъ и вокругъ нихъ было свътло; онъ неспособенъ быль къ затаенной злобъ, продолжительной ненависти, и потому, разсердившись на кого нибудь, по вспыльчивости могъ

<sup>4)</sup> Самъ онъ говорить объ этомъ въ одномъ своемъ письмё въ стольнику Матюшкину: "Извёщаю тебё, што тёмъ утёшаются, што стольниковъ кунаю еже утръ въ прудё, 1 ордань хороша сдёлана, человёка по четыре и по пяти и по двёнадцати человёкъ, за то: кто не посибеть къ моему смотру, такъ того и купаю; да послё купанія жалую, зову ихъ ежеденъ, у меня купальщики тё ядять вдоволь, а иныя говорять: мы де нарокомъ не посибемъ, такъ де и насъ выкупають да и за столъ посадять: многіе нарокомъ не посибвають"...

легко надълать ему оскорбленій, но скоро усповоивался и старался примириться съ темъ, кого оскорбиль въ припадкъ гивва. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душъ и не находившее иного выхода, пристрастило его къ церковной и придворной обрядности. Многообразный чинъ царскихъ выходовъ, богомолій, пріемовъ, посольствъ, царскихъ лицезрвній, торжественныхъ продолжительныхъ объдовъ и т. п., чинъ издавна соблюдаемый въ Москвъ, рядомъ со множествомъ такихъ же церковныхъ обрядовъ, получилъ тогда болће живой характерь, потому что самъ царь одухотворяль букву обряда своею любовью. Никогда еще обряды не отправлялись съ такою точностью и торжественностью: вся жизнь царя была подчинена обряду, не только потому, что такъ установилось въ обычат, но и погому, что царь любилъ обрядъ: онъ удовлетворяль его натуръ, искавшей изящества, художественной красоты, нравственнаго идеала, который, при его воспитанік, только и могъ состоять для него въ образъ строгаго, но вмёстё съ темъ любящаго исполнителя пріемовь православнаго благочестія. Незначительныя подробности обряда занимали его какъ важныя государственныя дъла 1). Все время его было размерено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. Въ четыре часа утра онь быль на ногахъ, и тотчасъ начиналось моленіе, чтеніе полуношницы, утреннихъ молитвъ, поклонение иконъ того святого, чья память праздновалась въ тотъ день, чтеніе изъ какого нибудь рукописнаго сборника назидательнаго слова, потомъ церемонное свидание съ царицею, шествие къ заутрени. Послъ заутрени сходились бояре, били челомъ предъ государемь; время для такого челобитья нужно было достаточное, потому что чёмъ болёе бояринь клаль предъ государемъ земныхъ повлоновъ, темь сильнее выражаль свою рабскую предапность. Начинался разговорь о дёлахъ; царь сидить въ шапкъ; бояре стоять передъ нимъ; потомъ, всъ за царемъ идутъ къ объднъ; все равно въ будній день или вь праздникъ, всегда идетъ царь къ объднъ, съ тою только разницею, что въ праздникъ царскій выходъ быль пышнее и съ признаками, соотв'ятствующими празднику; на всякій празд-

<sup>4)</sup> Такъ въ письмѣ къ Никону въ 1652 году, царь спрашиваетъ: "Да будетъ тебѣ великому святителю вѣдомо: Многолѣтны у насъ поютъ вмѣсто Патріарха: Спаси, Господи, вселенскихъ патріарховъ и митрополитовъ и архіепископовъ нашихъ и вся христіяне, Господи, спаси; и ты отпиши къ намъ, великій святителю, такъ ли подобаеть пѣть, или какъ инакъ пѣть надобно, и какъ у тебя святитель поютъ, и тосотиши къ намъ".

никъ были свои обряды для царскаго выхода: въ такой-топравдникъ, сообразно относительной важности этого праздника, царь должень быль одёться такъ-то, напримёрь, възолотное платье, въ другой — въ бархатное и т. п. Точно также и сопровождавшіе его бояре соблюдали праздничныя правила въ одеждъ. На объдню въ будній день проходиловремени около двухъ часовъ; въ праздники — долъе. Послъ объдни въ будни царь занимался дълами: бояре, начальствовавшіе приказами, читали свои доклады; затёмъ, дьяки читали челобитныя. Въ извъстные дни, по царскому прикаванію, собиралась боярская дума съ приличными обрядами; здёсь бояре уже сидёли. По-полудни дёла оканчивались. Бояре разъвзжались; начинался царскій обедъ, всегда болееили менфе продолжительный; послф обфда, царь, какъ всякій русскій человёкь того времени, должень быль спать до вечерни: этотъ сонъ входилъ какъ-бы въ чинъ благочестивой, честной жизни. Послѣ сна царь шель въ вечернѣ, а послѣ вечерни проводиль время въ своемъ семейномъ или дружескомъ кругу, забавлялся игрою въ шахматы или слушалъ кого-нибудь изъ дряхлыхъ, бывалыхъ стариковъ, которыхъ нарочно держали при дворцѣ для царскаго утѣшенія. Тотъ разсказываль царю о далекомъ востокъ, о кизильбашской земль; другой — о бъдствіяхъ, какія испытывать довелось ему отъ невърныхъ въ плъну; третій, свидътель давно минувшихъ смутъ, описывалъ литовское разореніе, когда, какъ говорили, десятый человъкъ остался на всей Руси. Въ это-то время дня, посвящаемаго, по обрядному чину, отдыху, подъ конецъ своего царствованія, Алексьй Михайловичь любовался сценическими дъйствами, игрою драматическихъ произведеній: западно-русскіе книжники съ этими нововведеніями нашли доступъ къ тому же свойству царской души, которое такъ привлекало его къ богослужебнымъ дъйствамъ.

Алексъй Михайловичъ особенно являлся во всемъ своемъ парственномъ великольпіи въ большіе праздники православной перкви, блиставшіе въ то время пышностью и своеобравіемъ обрядовъ, соотвътствующихъ каждому празднику; они доставляли царю возможность на разные лады выказать свое наружное благочестіе и свое монаршее величіе. Въ рождественскій вечеръ царскій теремъ оглашался пъніемъ славельщиковъ, приходившихъ одни за другими изъ разныхъ церквей и обителей; въ Крещеніе царь въ своей діадимъ (наплечное кружево) и царскомъ платьъ, унизанномъ жемчугомъ и осыпанномъ дорогими камнями, шествовалъ на Гордань, со-

провождаемый всёхъ чиновъ дюдьми, одётыми сообразно своему званію, какъ можно нарядніве (плохо одітыхъ отгоняли подалье); въ вербное воскресенье царь всенародно вель подъ патріархомь коня, изображавшаго осла; на Пасху онъ раздавалъ янца и принималъ червонцы въ значеніи великоденскихъ даровъ, которые, по тогдашнимъ обычаямъ, подданные обязаны были давать своему государю въ праздникъ Пасхи. Передъ большими праздниками царь, по обряду, долженъ былъ совершать дёла христіанскаго милосердія, - ходиль по богадёльнямъ, раздаваль милостиню, посёщаль тюрьмы, выкупалъ должниковъ, прощалъ преступниковъ. Въ Московскомъ Государствъ люди чванились родомъ и богатствомъ; достоинство человъка измерялось количествомъ золота и ценностью меховъ на его одеждъ, и богачъ смотрълъ съ презръніемъ на -б'ёдняка; но рядомъ съ этимъ нищій, по церковному взгляду, пользовался некотораго рода обрядовымъ уважениемъ. Надменный бояринь, богатый гость, разжившійся посулами дьякь, ожирѣвшій отъ монастырскихъ доходовъ игуменъ-всѣ заискивали въ нищемъ; всемъ нищій быль нуженъ; все давали ему крохи своихъ богатствъ; нищій за эти крохи молилъ Бога за богачей; нищій своими молитвами ограждаль сильныхь и гордыхъ отъ праведной кары за ихъ неправды. Они сознавали, что бездомный, хромой или слепой калека въ своихъ лохмогьяхъ сильнее ихъ самихъ, облеченныхъ въ золотные кафтаны. Подобно тому, царь, —возведенный на такую высоту, что все повергалось передъ нимъ ницъ, никто не смълъ състь въ его присутствии и всякъ считалъ себъ за великую б загодать зрёть его пресвътлыя очи, - царь не только собственноручно раздаваль милостыню нищей братіи, но въ недёлю мясопустную приглашаль толну нищихъ въ столовую палату, угощаль ихъ и самъ съ ними обедалъ. Это делалось въ тотъ день, когда въ церкви читается Евангеліе о страшномъ судв и двлалось какъ-бы для того, чтобы получить благословеніе, об'вщанное въ Евангеліи тімь, которые навормять Христа въ образъ голодныхъ. То быль обрядъ, такой же обрядъ, какимъ были: умовеніе ногъ, веденіе осла, раздача красныхъ яицъ п т. п. Величіе царское не умалялось отъ этого сопривосновенія съ нищетою, какъ равно и нищета не переставала быть темъ же, чемъ была по своей сущности. То быль только обрядь.

Правътливый, ласковый царь Алевсьй Михайловичь дорожиль величіемъ своей царственной власти, своимъ самодержавнымъ достоинствомъ: оно плъняло и насыщало его. Онъ

тешился своими громкими титулами и за нихъ готовъ былъ проливать кровь. Мальйшее случайное несоблюдение правильности титуловъ считалось важнымъ уголовнымъ преступленіемъ. Всв иноземцы, посвщавшіе Москву, поражались величіемъ двора и восточнымъ раболенствомъ, господствовавшимъ при дворъ "тишайшаго государа". "Дворъ московскаго государя, -- говориль посещавшій Москву англичанинь Карлейль, -такъ красивъ и держится въ такомъ порядкъ, что, между всвми христіанскими монархами, едва ли есть одинъ, который бы превосходиль въ этомъ московскій. Все сосредоточивается около двора. Подданные, ослъпленные его блескомъ, пріучаются тёмъ болже благогов ть предъ царемъ и честять его почти наравнъ съ Богомъ". Царь Алексъй Михайловичъ являлся народу не иначе, какъ торжественно. Вотъ, напримфръ, фдетъ онъ въ широкихъ саняхъ: двое бояръ стоятъ съ объихъ сторонъ въ этихъ саняхъ, двое на запяткахъ; сани провожають отряды стрёльцовь. Передь царемь метуть по улицъ путь и разгоняють народь. Москвичи, встрътясь съ **Бдущимъ** государемъ, прижимаются къ заборамъ и надаютъ ницъ. Всадники слъзали съ коней и также падали ницъ. Москвичи считали благоразумнымъ прятаться въ домъ, когдапровзжаль царь. По свидетельству современника Котошихина, царь Алексей сделался гораздо более самодержавнымъ, чёмъ былъ его родитель. Действительно, мы не встречаемъ при этомъ царъ такъ часто земскихъ соборовъ, какъ этобывало при Михаилъ. Земство поглощается государствомъ-Царь дёлается олицетвореніемъ націи. Все для царя. Алексъй Михайловичь стремился къ тому же идеалу, какъ н Грозный царь и, подобно последнему, быль, какъ увидимъ, напугань въ юности народными бунтами; но разница между темъ и другимъ была та, что Иванъ, одаренный такою же, какъ и Алексъй, склонностью къ образности и нарядности, къ зрелищамъ, къ торжествамъ, къ упоенію собственнымъ величіемъ, быль отъ природы злаго, а царь Алексей-добраго сердца. Иванъ въ служиломъ классъ видълъ себъ тайныхъ враговъ и душилъ его самымъ нещаднымъ образомъ, но въ то же время, сознавая необходимость его службы, разъединяль его, опирался на техъ, которыхъ выбираль въ данное время, не давая имъ зазнаваться, и держаль ихъ всъхъ въ повиновеніи постояннымъ страхомъ; царь же Алексъй, напротивъ, соединялъ свои самодержавные интересы съ интересами служилыхъ людей. Тотъ же англичанинъ Карлейль мътко замътилъ, что царь держитъ въ повиновении народъ и

упрочиваеть свою безмфрную самодержавную власть, между прочимъ, тъмъ, что даетъ много власти своимъ чиновникамъвысшему (т.-е. служилому) сословію надъ народомъ. Сюда должны быть отнесены, главнымъ образомъ, начальники приказовъ, дьяки и воеводы, а затемъ вообще все те, которые стояли на степени какого-нибудь начальства. Служилымъ приказнымъ людямъ было такъ хорошо подъ самодержавною властью государя, что собственная ихъ выгода заставляла горой стоять за нее. Съ другой стороны, однако, это подавало поводъ въ врайнимъ насиліямъ надъ народомъ. Злоупотребленія начальствующихъ лицъ, и прежде тягостныя, не только не прекратились, но еще более усилились въ парствование Алексъя, что и подавало поводъ въ безпрестаннымъ бунтамъ. Кром'в правительствующихъ и приказныхъ людей, царская власть находила себъ опору въ стръльцахъ-военномъ, какъ бы привилегированномъ сословіи. При Алексв'в Михайлович'в они пользовались царскими милостями, льготами, были охранителями царской особы и царскаго дворца. Последующее время показало, чего можно было ожидать отъ такихъ защитниковъ. Иностранцы очень върно замъчали, что въ почтенів, какое оказывали тогдашніе московскіе люди верховной власти, было не сыновнее чувство, не сознаніе законности, а болве всего рабскій страхв, который легко проходиль, какъ только представлялся случай и оттого, если по первому взгляду можно было сказать, что не было народа, болве преданнаго своимъ властямъ и терпъливо готоваго сносить отъ нихъ всякія утёсненія, какъ русскій народъ, то, съ другой стороны, этотъ народъ скорве, чвит всякій другой, способенъ быль въ возстанію и отчаянному бунту. Многообразныя событія такого рода вполн' подтверждають справедливость этого взгляда. При господствъ страха въ отношеніяхъ подданныхъ къ власти, естественно, законы и распоряженія, установленныя этою властію, исполнялись на столько, на сколько было слишкомъ опасно ихъ не исполнять, а при всякой возможности ихъ обойти, при всякой надеждъ остаться безъ наказанія за ихъ неисполненіе — они пренебрегались повсюду, и оттого верховная власть, считая себя всесильною, была на самомъ дълъ часто безсильна.

Такъ и было при Алексъъ Михайловичъ. Несмотря на превосходныя качества этого государя, какъ человъка, онъ былъ неспособенъ къ управленію: всегда питалъ самыя добрыя чувствованія къ своему народу, всъмъ желалъ счастія, вездъ хотълъ видъть порядокъ, благоустройство, но для этихъ цъ-

лей не могь ничего вымыслить иного, какъ только положиться во всемъ на существующій механизмъ приказнаго управленія. Самъ считая себя самодержавнымъ и ни отъ кого независимымъ, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ то тёхъ, то другихъ; но безукоризненно честныхъ людей около него было мало, а просвёщенныхъ и дальновидныхъ еще менте. И оттого парствованіе его представляетъ въ исторіи печальный примеръ, когда, подъ властью вполнт хорошей личности, строй государственныхъ дёлъ шелъ во всёхъ отношеніяхъ какъ нельзя хуже.

Сначала, въ первые годы по своемъ вступленіи на престоль, Алексъй Михайловичъ находился подъ вліяніемъ своего воспитателя, боярина Бориса Морозова, который, руководя государемъ, собственно былъ правителемъ всего государства и раздавалъ мъста преданнымъ ему лицамъ.

На первыхъ порахъ правительство новаго царя обрати ю вниманіе на давнее неисполненіе законовъ, клонившихся къ укрвиленію людей на своихъ мвстахъ. Во все царствованіе Михаила, какъ было уже говорено, хлопотали о томъ, чтобы тяглые люди не выбывали изъ тягла и черезъ то не происходило неурядицы во взиманіи платежей и отправленіи повинностей. Цёль правительства не достигалась. Тяглые люди, несмотря на распоряжение тысячу шестьсотъ-двадцатыхъ годовъ, безпрестанно бъгали или самовольно записывались въ другія сословія. Такъ, посадскіе люди записывались для вида въ казаки или стръльцы, закладывались за частныхъ лицъ, поступали въ число монастырскихъ врестьянъ и слугъ, а сами, однако, оставались жить на прежнихъ мъстахъ, занимались торговлею и промыслами, но, переставши быть на бумагь посадскими, не хотьли нести тягла, которое падало исключительно на остававшихся въ посадскомъ званіи. Послёдніе осаждали правительство тёми жалобами, которыя безпрестанно раздавались изъ посадовъ и въ прошлое царствованіе: они, отягощенные всявими поборами и повинностями, погибають отъ правежей, тогда какъ другіе ихъ братья пользуются незаконно льготою. Было на посадахъ и другое злоупотребленіе: люди, по рожденію не принадлежавшіе къ посадскимъ, — дъти священно- и церковно-служителей, казаки, стръльцы, крестьяне, жили на посадахъ, пріобръвши тамъ, то посредствомъ браковъ и наследствъ, то покупкою, дворовыя мёста и не несли тягла. Въ тяглыхъ волостяхъ, въ селахъ и деревняхъ крестьяне, которые были побогаче, давши воеводамъ взятки, отписывались отъ сошнаго письма, такъ

что въ сохѣ (единицѣ, съ которой брались налоги) оставалась только менъе зажиточные люди, такъ-называемые "середніе и молодшіе". Вотнинные и пом'єщичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бъгали съ мъста на мъсто; богатые землевладъльцы переманивали крестьянъ отъ небогатыхъ помѣщивовъ; послѣдніе жаловались, что ихъ имѣнія пустьютъ и имъ не съ чего отправлять службы. Въ виду прекращенія безпорядковъ, какъ вт посадахъ, такъ и волостяхь, правительство подтверждало прежнія распоряженія, но онъ не исполнялись какъ и прежде; и долго послъ того приходилось власти принимать мёры для той же цёли. По отношенію въ вотчиннымъ престыянамъ вельно было сдылать новую черепись; запрещено принимать бъглыхъ изъ крестьянъ; объщано было наказаніе тьмъ землевладьльцамъ, которые стануть подавать писцамъ лживыя сказки; но какъ только сдвлана была эта перепись, тотчасъ же явилось много челобитчиковъ на пом'вщиковъ и вотчинниковъ въ томъ, что они присвоивали чужихъ престыянъ, изъ двухъ и трехъ дворовъ переводили ихъ въ своихъ сказкахъ въ одинъ дворъ, показывали крестьянскіе дворы людскими, т.-е. холопскими, жилые дворы писали пустыми и т. п. Въ 1647 году оказалось, что перепись сдёлана невёрно; послёдоваль указь, чтобы сдёлать повырку, и у тыхъ землевладыльцевь, которые окажутся виновными въ несправедливыхъ показаніяхъ о своихъ владъвіяхь, отнимать по пятидесяти четей земли и отдавать тімь, которые на нихъ донесутъ. Само собою разумвется, эта мвра оказала развратительное вліяніе, пріучая служилыхъ стремиться къ наживъ несчастіемъ своихъ собратій. Одновременно съ этимъ же установленъ былъ, вмъсто десятилътняго, иятнадцатильтній срокь для возвращенія бытлыхь.

И въ служиломъ сословіи безурядица продолжалась. Служилие, поверстанные въ украинные города: Воронежъ, Шацкъ, Вългородъ и др., убъгали со службы; иные поступали въ крестьяне, въ кабалу, шатались по съвернымъ областямъ въ захребетникахъ, т.-е. поденщикахъ, иные занимались воровствомъ и грабежами. Ихъ приказано ловить, бить кнутомъ и сажать въ тюрьмы. Распространилась фальшивая монета, ходили мъдныя и о ювянныя деньги и поступали въ казну, нанося ей убытокъ. Торговые люди тяготились льготами, дарованными иноземцамъ, особенно англичанамъ, и въ 1646 году подали царю челобитную за множествомъ подписей торговцевъ разныхъ городовъ, представляли, что иноземцы въ прошедшее царствованіе наводнили собою все государство, построили въ сто-

лицъ и во многихъ городахъ свои дворы, торговали безпошлинно, разсылали своихъ агентовъ закупать изъ первыхъ рукъ русскія произведенія, не хотели покупать отъ русскихъ торговцевъ, сговариваясь, назначали на свои товары какую хотъли цёну, и вдобавокъ насмёхались надъ русскими купцами, говоря: "мы ихъ заставимъ торговать одними лаптями". Когда одинъ русскій торговый человікь, ярославець Лаптевь, вздумаль-было самъ повхать за границу съ мвхами въ Амстердамъ, то у него не купили тамъ ни на одинъ рубль товару. Русскіе торговцы умоляли царя "не дать имъ, природнымъ государевымъ холопамъ и сиротамъ, быть отъ иноверцевъ въ въчной нищетъ и скудности", запретить всъмъ иноземцамъ торговать въ Московскомъ Государствъ, кромъ одного Архангельска, и также не давать иноземцамъ на откупъ промысловъ... Челобитная эта до нѣкотораго времени не имѣла усиѣха, что и было одною изъпричинъ недовольства противъ правительства.

Вскоръ по вступленіи на престоль Алексья Михайловича, въ мартъ 1646 года, введена была новая пошлина на соль. Этой пошлиной хотёли замёнить разные старые мелкіе поборы: провзжіе мыты, стрвлецкія и ямскія деньги и т. п. Новую пошлину следовало собирать на местахъ добыванія соли гостямъ и торговимъ людямъ, которые туда прівзжали, а за нею потомъ уже этимъ гостямъ и вообще всёмъ торговымь людямь можно было торговать по всему государству солью безпошлинно. Повидимому, мфра эта, упрощая сборы, должна была служить облегчениемъ; но вышло не такъ: народу пришлось платить за необходимый жизненный предметь двумя гривнами на пудъ болье, чемъ онъ платиль въ прежніе годы; народъ быль очень недоволень этимь. По причинъ дороговизны соли, рыбные торговцы стали недосаливать рыбу, а такъ какъ соленая рыба составляла главнъйшую пищу тогдашнихъ русскихъ, то, съ одной стороны, потребители не стали покупать дурной рыбы, а съ другой-у торговцевъ попортился товаръ, и они понесли большіе убытки; соленая рыба чрезмѣрно поднялась въ цѣнѣ. Вмѣстѣ съ пошлиною на соль, разрѣшено было употребленіе табаку (намъ извѣстно, впрочемъ, такое разръшение по отношению къ Сибири, съ тъмъ, чтобы продажа табаку была собственностью казны). Еще недавно за употребленіе табака при Миханль Оедоровичь рызали носы: новое распоражение обличало склонность боярина Морозова къ иноземнымъ обычаямъ и сильно раздражало благочестивыхъ людей, которые составили уже себъ понятіе объ этомъ растеніи, какъ о "богомерзкой травъ".

Въ началь 1647 года государь задумаль жениться. Собрали до двухъ соть двиць; изъ нихъ отобрали шесть и представили царю. Царь выбраль Евфимію Өедоровну Всеволожскую, дочь касимовскаго поміщика, но когда ее въ первый разъ оділи въ царскую одежду, то женщины затянули ей волосы такъ врізико, что она, явившись передъ царемъ, упала въ обморокъ. Это приписали падучей болізни. Опала постигла отца невісты за то, что онъ, какъ обвинили его, серыль болізнь дочери. Его сослали со всею семьею въ Тюмень. Впослідствій, онъ быль возвращень въ свое имініе, откуда не иміль права куда либо вы ізжать.

Происшествіе съ невѣстою тавъ подѣйствовало на царя, что онъ нѣсколько дней не ѣлъ ничего и тосковалъ, а бояринъ Морозовъ сталъ развлекать его охотою за медвѣдями и волками. Молва, однако, приписывала несчастія Всеволожской кознямъ этого боярина, который боялся, чтобы родня будущей царицы не захватила власти и не оттѣснила его отъ царя. Морозовъ всѣми силами старался занять царя забавами, чтобы самому со своими подручниками править государствомъ, и удаляль отъ двора всякаго, кто не былъ ему покоренъ. Однихъ посылали подалѣе на воеводства, а другихъ и въ ссылку. Послѣдняго рода участь постигла тогда одного изъ самыхъ близкихъ людей къ царю, его родного дядю по матери, Стрѣшнева. Его обвинили въ волшебствъ и сослали въ Вологду.

Болье всего нужно было Морозову, для упроченія своей власти, женить царя такъ, чтобы новая родня была съ нимъ за одно. Морозовъ нашель этотъ способъ. Былъ у него върный подручникъ, дворянинъ Илья Даниловичъ Милославскій, у котораго были двъ красивыя дочери. Морозовъ составилъ планъ выдать одну изъ нихъ за царя, а на другой жениться самому. Бояринъ расхвалилъ царю дочерей Милославскаго и прежде всего даль царю случай увидьть ихъ въ Успенскомъ соборъ. Царь засмотръдся на одну изъ нихъ, пока она молилась. Всябдъ затемъ царь велель позвать ее съ сестрою къ царскимъ сестрамъ, явился туда самъ и, разглядъвши поближе, нарекъ ее своею невъстою. 16 января 1648 года Алексъй Михайловичъ сочетался бракомъ съ Маріею Ильинишною Милославскою. Свадьба эта, сообразно набожнымъ наклонностямъ царя, отличалась темъ, что, вместо игры на трубахъ и органахъ, вмёсто битья въ накры (литавры), какъ это допускалось прежде на царскихъ свадьбахъ, пѣвчіе дьяки распѣвали стихи изъ праздниковъ и тріодій. Бракъ этотъ быль счастливь; Алексви Михайловичь нёжно любиль свою

жену. Когда впоследствіи она была беременна, царь просиль митрополита Никона молиться, чтобы ее "разнесь Богь съ ребеночкомъ", и выражался въ своемъ письме такими словами: "а какой грехъ станетца, и мне, ей-ей, пропасть съ кручины; Бога ради, моли за нее". Но не такимъ оказался бравъ Морозова, который, черезъ десять дней после царскаго венчанія, женился на сестре царицы, несмотря на неравенство летъ; Морозовъ былъ женатъ въ первый разъ еще въ 1617 г. Поэтому неудивительно, что у этой брачной четы, по выраженію англичанина Коллинса, вместо детей, родилась ревность, которая познакомила молодую жену стараго боярина съ кожаною плетью въ палецъ толщиною.

Бояринъ Морозовъ думалъ, что теперь-то онъ сдълается всесильнымь, и обманулся. Ненавистная нарозу соляная пошлина была отмънена, какъ бы въ знакъ милости по поводу царскаго бракосочетанія, но у московскаго народа и безъ того уже накипъло сильное неудовольствіе. Бракъ царя увеличиль это неудовольствіе. Морозовь сталь выдвигать родственниковъ молодой царицы, а они всъ были люди небогатые, отличались жадностью и стали брать взятки. Самъ царскій тесть увидёль возможность воспользоваться своимъ положеніемъ для своего обогащенія. Но нивто такъ не опротивълъ народу, какъ двое подручниковъ Морозова, состоявшіе въ родствъ съ Милославскими: Леонтій Степановичъ Плещеевъ н Петръ Тихоновичъ Траханіотовъ. Первый завёдываль земскимъ прикавомъ, а второй-пушкарскимъ. Плещеевъ обыкновенно обираль тёхь, которые приходили къ нему судиться, и, кром'в того, завель у себя целую шайку доносчиковь, которые подавали на людей ложныя обвиненія въ разныхъ преступленіяхъ. Обвиняемыхъ сажали въ тюрьму и вымучивали у нихъ взятки за освобождение. Траханіотовъ поступаль жестоко съ подначальными служилыми людьми и удерживалъ следуемое имъ жалованье. Торговые люди были озлоблены прогивъ Морозова за потачку иностранцамъ и за разные новые поборы, кром'в соляной пошлины; такъ наприм'връ, для умноженія царскихъ доходовъ выдуманъ былъ казенный аршинъ съ клеймомъ орла, который всё должны были покупать, плата въ десять разъ болъе противъ его стоимости. Никакія просьбы не доходили до царя; всякое челобитье ръшаль Морозовъ или его подручники. Наконедъ, толпы народа стали собираться у церквей на сходки, положили остановить царя силою на улицъ и потребовать у него расправы надъ его лихими слугами.

25 мая 1648 года царь возвращался отъ Троицы; толпа остановила его; нъкоторые схватили за узду его коня; поднялся крикъ, требовали, чтобы царь выслушалъ народъ: жаловались на Плещеева, просили смѣнить его и назначить на его мѣсто другого. Мольбы сопровождались, по обычаю, замѣчаніями, что "иначе народъ погибнетъ въ конецъ". Молодой царь испугался такой неожиданности, не сердился, но ласково просиль народь разойтись, объщаль развъдать все дъло и учинить правый судь. Народь отвъчаль ему громкими изъявленіями благодарности и провожаль желаніями многольтняго

Можеть быть, дёло этимь бы и кончилось, но туть некоторые изъ подручниковъ Морозова, благопріятелей Плещеева, бросились на толну съ ругательствами и начали кнутьями бить по головамъ тъхъ, которые, какъ они замътили, высту-

пали впередъ къ царю съ жалобами.

Толна пришла въ неистовство и начала метать камнями. Пріятели Плещеева бросились опрометью въ Кремль. Народъ съ крикомъ-за ними. Они едва успъли пробраться во дворедъ. Стрвльцы, стоявшіе на карауль въ Кремль, съ трудомъ могли удержать толпу отъ вторженія во дворецъ.

Толпа все болье и болье разъярялась и кричала, чтобы

ей выдали Плещеева на казнь.

Тогда попытался выйти на крыльцо всемогущій бояринъ Морозовъ, но видъ его только болье озлобиль народъ. Его не слушали, ему не давали говорить и вопили: "мы и тебя "..."!аткев амитох

Морозовъ посижшно удалился во дворецъ.

Неистовая толпа бросилась на домъ Морозова, въ которомъ оставалась его жена. Народъ разломалъ ворота и двери, ворвался въ домъ; все въ немъ было перебито, изломано, изъ сундуковъ вытаскивали золотныя ткани, мѣха, жемчугъ; все было подблено; сорвали съ иконъ богатые оклады и выбрасывали на площадь; одинъ изъ върныхъ слугъ Морозова осмилился сказать что-то противное народу: онъ былъ немедленно выброшенъ за окно и зашибся до смерти. Боярыню Морозову не тронули, но сказали ей: "Еслибы ты не была сестра царицы, то мы бы тебя изрубили въ куски!" Ограбивши домъ, москвичи ограбили всѣ боярскія службы, разбили богатую карету, окованную серебромъ, подаренную царемъ на свадьбу Морозову, добрались и до погребовъ, гдѣ стояли бочки съ медомъ и винами, разбили ихъ, разлили,

такъ что по колъно ходили въ винъ, и перепились до того, что многіе тутъ же умерли.

Расправившись съ домомъ Морозова, толпа бросилась на дворы разныхъ его благопріятелей, разнесла домъ Плещеева и Траханіотова, которыхъ, однако, не нашли. Ограблены были также дворы бояръ-князей: Одоевскаго, Львова и др. Досталось и думному дьяку Назару Чистову: народъ злился на него за прежнюю, уже отмѣненную, соляную пошлину. Не задолго передъ тѣмъ онъ расшибся, упавши съ лошади, и лежалъ больной; услыхавши, что народъ ломится къ нему на дворъ, онъ заползъ подъ кучу вѣниковъ и приказалъ слуг ѣ наложить еще сверху свиныхъ окороковъ; но слуга, захвативши въ домѣ нѣсколько сотъ червонцевъ, выдалъ его народу, а самъ бѣжалъ. Народъ вытащилъ Чистова изъ-подъ вѣнаковъ и заколотилъ палками до смерти.

Кремль, между тёмь, затворели, а народь, учинивши свою расправу, опять бросился въ Кремлю требовать выдачи своихъ лиходёевъ. Царь выслаль къ мятежникамъ своего двою роднаго дядю Никиту Романова, котораго народъ любиль; но на всё его увёщанія толпа твердила одно: выдать на казнь Морозова, Плещеева и Траханіотова. Романовъ обёщаль доложить объ этомъ царю, но замётиль народу, что Морозова и Траханіотова нётъ въ Кремлё. Тогда во дворцё рёшили пожертвовать Плещеевымъ и вывели его изъ Кремля въ сопровожденіи палача. Народъ не даль палачу исполнить казни, вырваль у него изъ рукъ Плещеева и заколотиль палками до смерти. Его голова была разбита, такъ что мозгъ брызнуль нёкоторымъ въ лицо: "Вотъ какъ угощають плутовъ и воровъ!" кричалъ народъ.

На другой день толна снова бросилась въ Кремлю требовать Морозова и Траханіотова. Морозовъ хотёль-было передътёмъ спастись бёгствомъ, ускользнулъ изъ Кремля, но его узнали ямщики, и онъ едва успёлъ уйти отъ нихъ и пробраться обратно въ Кремль. Царь, чтобы спасти Морозова, рёшился пожертвовать и Траханіотовымъ. Его въ Кремлё дёйствительно не было. Царь выслалъ внязя Пожарскаго къ народу съ приказомъ отыскать Траханіотова и казнить. Траханіотовъ, между тёмъ, успёлъ уже уйти изъ Москвы и былъ схваченъ близъ Троицы. По царскому приказанію, въ угодность народу, его водили съ колодкою на шеё по городу, а потомъ отрубили ему голову.

Было уже за полдень. Доходила очередь до Морозова. Вдругъ на Дмитровив вспыхнулъ пожаръ и быстро распространился по Тверской, Петровкѣ, дошель до рѣки Неглинной; наконець загорѣлся большой кружечный дворъ или кабакъ. Толна въ неистовствѣ бросилась на даровую водку; спѣшили разбивать бочки, черпали шапками, рукавицами, сапогами, и перепились до того, что многіе туть же задохлись отъ дыму. Пожаръ потухъ только къ вечеру. Народъ говорилъ, что онъ прекратился только тогда, когда догадались бросить въ огонь тѣло Плещеева.

Пожаръ нѣсколько отвлекъ народъ отъ мятежа: многимъ прашлось думать о собственной бѣдѣ, вмѣсто общественной. Между тѣмъ, правительство старалось дружелюбными средствами примириться съ народомъ и охранить себя отъ дальнѣй-шаго мятежа. Царь угощалъ виномъ и медомъ стрѣльцовъ и нѣмцевъ, охранявшихъ дворецъ и Кремль, а царскій тесть Илья Даниловичъ каждый день дѣлалъ пиры и приглашалъ то тѣхъ, то другихъ вліятельнѣйшихъ лицъ изъ гостинной и суконной сотенъ. Духовные, по приказанію патріарха Іосифа, своими увѣщаніями успокоивали народъ, увѣряли, что съ этихъ поръ все пойдетъ хорошо. Въ угоду народу, нѣкоторыя лица, навлекшія на себя народное недоброжелательство, были смѣщены съ своихъ мѣстъ и замѣнены другими.

Наконецъ, когда явилась надежда, что гроза утихла, царь воспользовался однимъ изъ праздничныхъ дней, когда совершался крестный ходъ, и велёль заранее объявить народу, что хочеть говорить съ нимъ. Въ назначенный день царь явился на площади и произнесъ народу ръчь: онъ не только не укоряль пародь за мятежь, но какь бы оправдываль его, сказаль, что Плещеевь и Траханіотовь получили достойную кару, объщаль народу правосудіе, льготы, уничтоженіе монополій и царское милосердіе. Все это клонилось въ тому, чтобы спасти Морозова. Царь не оправдывалъ и его, но выразился въ такомъ смыслъ: "Пусть народъ уважить мою первую просьбу и простить Морозову то, что онъ сдёлалъ недобраго; мы, веливій государь, об'ящаемъ, что отнынъ Морозовъ будеть оказывать вамъ любовь, върность и доброе расположение и если народъ желаетъ, чтобы Морозовъ не быль ближнимъ совътникомъ, то мы его отставимъ; лишь бы только намъ, великому государю, не выдавать его головою народу, потому что онъ намъ какъ второй отецъ: восниталъ и возростилъ насъ. Мое сердце не вынесеть этого!" Изъ глазъ царя полились слезы. Народъ былъ тронутъ, поклонился царю и воскликнулъ: "Многія лѣта велико-му государю! Какъ угодно Богу и царю, пусть такъ и будетъ!" Морозова, для большей безопасности, отправили на время въ Кирилло-бёлозерскій монастырь, гдё онъ, впрочемь, пробыль недолго, и по возвращеніи своемь, хотя уже не играль прежней роли, но оставался однимь изъ вліятельныхъ лицъ, старался какъ можно болёе угождать народу и казаться защитникомъ его нуждъ.

Послѣ обѣщанія, даннаго народу о введеніи правосудія, 16-го іюля 1648 года, царь, вмість съ духовенствомъ, боярами, окольничими и думными людьми, постановиль привести въ порядокъ законодательство: положили выписать изъ правиль апостоль и св. отець и гражданскихъ законовъ греческихъ царей (т.-е. изъ Кормчей книги) статьи, которыя окажутся пристойными государскимь замскимь деламъ, собрать указы прежнихъ государей и боярскіе приговоры, справить ихъ съ прежними судебниками, написать и изложить общимъ совътомъ такія статьи, на какія ніть указовь и боярскихъ приговоровъ, чтобы "Московскаго Государства всявихъ чиновъ людямъ отъ большаго до меньшаго чина, судъ и расправа была во всякихъ дёлахъ всёмъ равна". Порученіе это было возложено на бояръ: князя Никиту Ивановича Одоевскаго, князя Семена Васильевича Прозоровскаго, на окольничаго князя Өедора Өедоровича Волконскаго и на дьяковъ: Гаврилу Леонтьева и Өедора Грибовдова. Положено было, по составленіи Уложенія, для его утвержденія, собрать земскій соборь изъ выборныхъ людей всёхъ чиновъ. Вслёдъ затёмъ продажа табану, соблазнявшая благочестивыхъ людей, была прекращена, и табакъ, приготовленный для продажи отъ казны, велёно было сжечь.

Между тёмъ, мятежъ въ Москвъ, кончившійся такъ удачно для мятежниковъ, подалъ примъръ народу и въ другихъ городахъ. Въ отдаленномъ Сольвычегодскъ посадскіе люди дали взятку Федору Приклонскому, прівзжавшему туда для сбора денегъ на жалованье ратнимъ людямъ, а когда въ іюлъ дошли до нихъ въсти о томъ, что произошло въ Москвъ, отняли назадъ то, что сами дали; въ добавокъ ограбили Приклонскаго, изодрали у него бумаги и самого чуть не убили. Въ то же время въ Устюгъ произошло подобное: дали подъячему взятку, потомъ, услышавши о московскихъ происшествіяхъ, отняли и убили самого подъячаго, ограбили воеводу Милославскаго и хогъти убитъ. Мятежники, по эгому поводу, передрались между собою и ограбили своихъ зажиточныхъ посадниковъ, которые марволили начали ству. Посланный туда для розыска князь Иванъ Ромодановскій перевъшаль нъсколь-

кихъ зачинщиковъ, но при этомъ, по московскому обычаю, бралъ съ устюжанъ взятки. Въ самой Москвѣ начинались въ январѣ 1649 года новыя попытки взволновать народъ, чтобы убить Морозова и дарскаго тестя, котораго считали всесильнымъ человѣкомъ и обвиняли въ корыстолюбіи; но возмутители были въ пору схвачены и казнены.

Въ октябръ 1649 года созванный соборъ утвердилъ Уложеніе, состоявшее изъ 25 главъ, заключающее уголовные законы, дъла объ обидахъ, полицейскія распоряженія, правила судопроизводства, законы о вотчинахъ, помѣстьяхъ, холопахъ и крестьянахъ, устройство и права посадскихъ, права всъхъ сословій вообще, опредѣляемыя размѣромъ безчестія. Уложеніе въ первый разъ узаконило права государевой власти, обративши въ постановленіе то, что прежде существовало только по обычаю и по произволу. Такимъ образомъ, во второй и третьей главъ "о государской чести и о государевомъ дворъ", указаны разные случаи измѣнъ, заговоровъ противъ государя, а также и безчинствъ, которыя могли быть совершены на государевомъ дворъ.

Съ этихъ поръ узаконяется страшное государево "дело и слово". Доносившій на кого-нибудь въ измінь или въ какомъ пибудь злоумышленіи, объявляль, что за нимъ есть "государево дёло и слово". Гогда начинался розыскъ "всякими сыски" и но обычаю употребляли при этомъ пытку. Но и тотъ, кто доносиль, въ случав упорства отвътчика, также могь подвергнуться бізді, если не докажеть своего доноса: его постигало то наказаніе, какое постигло бы обвиияемаго. Страхъ казни за неправый и пеудачный доносъ подрывался другою угрозою: за недонесение о какомъ нибудь злоумышленій противъ царя об'єщана была смертная казнь; даже жена и дёти царскаго недруга подвергались смертной казни, если не доносили на него. Понятно, что всякому, слышавшему что-нибудь похожее на оскорбление царской особы, приходила мысль сдёлать доносъ, чтобы другой не предупредиль его, потому что въ последнемъ случай онъ могъ подвергнуться каръ за недонесение. Выборные люди, бывшие на соборъ, особенно хлопотали о томъ, чтобъ установить уравненіе между тяглыми людьми, чтобы торговля и промыслъ находились исключительно въ рукахъ посадскихъ и торговыхъ людей. Тогда последовало новое подтверждение правила, чтобы на посадахъ не было другихъ дворовъ, кромф посадскихъ; постановлено, чтобы всѣ посадскіе, которые вступили въ другое званіе или заложились за владёльцевъ, возвращапись снова въ тягло; положено было отобрать у владёльцевь всё слободы, заведенныя на городскихъ земляхъ, и записать ихъ въ тягло, а кабальныхъ людей, жившихъ въ этихъ слободахъ, вывести прочь. Уложеніе еще болёе закрёпило крестьянъ: урочные годы были уничтожены; принимать чужихъ крестьянъ было запрещено; крестьянинъ, сбёжавшій отъ своего владёльца, возвращался къ нему по закону во всякое время, также какъ и бёжавшіе изъ дворцовыхъ сель и черныхъ волостей крестьяне возвращались на прежнія мёста жительства безъ урочныхъ лётъ; наконецъ, если крестьянинъ женился на бёглой крестьянской или посадской дёвушкё, то его отдавали вмёстё съ женою въ первомъ случаё ея прежнему владёльцу, а во второмъ — въ посадское тягло. Прежніе законы объ отдачё крестьянина одного владёльца другому, у котораго убитъ крестьянинъ односельцемъ или господиномъ отдаваемаго, вошли въ Уложеніе. Во всёхъ дёлахъ, кромё уголовныхъ, владёлецъ отвёчалъ за своего крестьянина. Тёмъ не менёе, крестьяне и по Уложенію всетаки еще отличались нёсколько отъ рабовъ или холопей: владёлецъ не могъ насильно обращать своего крестьянина въ холопы, а крестьянинъ могъ добровольно давать на себя кабалу на холопство своему владёльцу, но не чужому.

колопы, а крестьяния могь дооровольно давать на ссол кабалу на холопство своему владёльцу, но не чужому.

Частное землевладёніе было тогда достояніемъ служилаго
класса. Не всё имёли право покупать вотчины, а только служилые высшихъ разрядовъ или тё, которымъ дозволить царь.
Вотчина была признакомъ знатности или царской милости.
Вотчины были трехъ родовъ: родовыя, купленныя и жалованныя. Вотчины родовыя и жалованныя переходили изъ рода
въ родъ по опредёленнымъ правиламъ наслёдства. Купленной вотчиной распоряжался на случай смерти вотчинникъ совершенно по своему усмотрёнію. Раздёлъ былъ поровну
между сыновьями; дочери не наслёдовали при братьяхъ, но
братья обязаны были выдавать ихъ замужъ съ приданымъ.
Помёстья въ это время уже приближались къ родовымъ имёніямъ; котя еще онё не подлежали праву наслёдства, но, по
смерти помёщика, помёстный приказъ уже по закону отдавалъ (справлялъ) помёстья за его дётьми, а за неимёніемъ
дётей преимущественно за его родными. Вдовы и дочери получали изъ помёстій умершихъ мужей и отцовъ такъ называемыя прожиточныя помёстья".

ваемыя "прожиточныя помѣстья".

Въ родовой и служебной лѣстницѣ сословій, первое мѣсто по породѣ занимали даревичи, потомки разныхъ мусульманскихъ владѣтелей, принявшихъ христіанство, а за ними князья;

но по служебному порядку выше всёхъ стояли бояре, а за ними окольничіе, думные дворяне, составлявшіе всь вмъсть сословіе думныхъ людей; къ нимъ присоединялись думные дьяви. Думные люди не подвергались, по Уложенію, торговой казни въ техъ случаяхъ, когда подвергались другіе. За безчестіе, нанесенное имъ, по Уложенію наказывали кнутомъ и тюрьмою. Прочіе служилые: стольники, стряпчіе, московскіе дворяне, жильцы, городовые дворяне и дёти боярскіе, дьяки, подъячіе, стрёльцы и другихъ наименованій служилые люди, за нанесенныя имъ оскорбленія, получали за безчестіе сумму ихъ жалованья. Соотвътственно этому, за оскорбление духовныхъ лицъ, носившихъ святительскій санъ, назначалась тѣлесная казнь и тюремное заключеніе, соразмірно достоинству святителя, а за оскорбление прочихъ духовныхъ лицъ различное безчестье. Достоинство неслужилыхъ лидъ измерялось особою таксою въ различномъ размъръ, такъ что даже въ одномъ сословіи люди трехъ статей: большой, средней и меньшей, получали различную плату за безчестье; самая большая сумма безчестія (за исключеніемъ Строгоновыхъ, получавшихъ 100 рублей за безчестіе) была 50 рублей. Жены получали вдвое, а девицы вчетверо противъ мужчинъ. Самая меньшая сумма безчестья была рубль. Безчестіе полагалось вдвое, если кто кого обзываль незаконнымъ сыномъ. Холонъ не получаль никакого безчестья и самь цёнился по закону въ 50 рублей. Холопы, по прежнему, были подъ произволомъ господъ и освобождались отъ рабства въ несколькихъ случавхъ: по желанію господина, въ случав измены господина, по возвращении холопа изъ плена, или же когда господинъ не кормиль холопа; но въ последнемъ случае нужно было признаніе господина. Кабальные были крупки только смерти господина. Кромъ кабалъ, въ это время вошли въ обычай "живыя записи". Кое-гдв отцы и матери отдавали въ работу дътей на урочные годы, а иные по "живымъ записямъ" отдавались на прокормъ въ голодные годы.

Судь въ это время перешель почти исключительно въ руки приказовъ. Значеніе губныхъ старостъ съ этихъ поръ болѣе упадаетъ, чѣмъ прежде, и скоро оно дошло почти до ничтожества; во всемъ беретъ верхъ приказный порядокъ, въ городахъ дѣлаются могучими воеводы и дьяки, непосредственно зависящіе отъ московскихъ приказовъ. Люди со своими тяжбами ѣздятъ въ Москву судиться въ приказахъ, и сильно тяготятся этимъ, потому что имъ приходится давать большія посулы и проживаться въ Москвъ. Выраженіе "московская

воловита", означавшее печальную необходимость тагаться въ приказв и проживаться въ столицв, вошло въ поговорку. Последующая жизнь русскаго народа показываеть, что Уложеніе не только не ввело правосудія, но, со времени его введенія, жалобы народа на неправосудіе, на худое управленіе раздавались еще громче, чёмъ когда нибудь, и народъ, какъ мы увидимъ, безпрестанно терялъ терпвніе и порывался къ мятежамъ.

Относительно церковнаго вѣдомства, Уложеніе узаконило, чтобы всѣ дѣла и иски, возникающіе между духовными, а также мірскими людьми, принадлежащими къ церковному вѣдомству съ одной стороны и лицами гражданскаго вѣдомства съ другой — судимы были въ приказахъ большаго дворца и монастырскомъ. Въ послѣдній собирались подати и повинности съ монастырскихъ имѣній. Это установленіе возбуждало недовольство ревнителей старинной независимости церкви.

Въ 1649 году исполнилось давнее желаніе торговыхъ людей: англійской компаніи поставили въ вину, что купцы ея тайно провозили чужіе товары за свои, привозили свои дурные товары и "заговоромъ" возвышали на нихъ цены, а русскимъ за ихъ товары стакивались платить менфе, чфмъ следовало. За все это права компаніи уничтожались, всёмъ англичанамъ вельно было ужхать въ отечество; пріжжать съ товарами могли они впередъ не иначе, какъ въ Архангельскъ, п платить за свои товары пошлины. Вдобавокъ было сказано, что государь прежде позволяль имъ торговать безпошлинно "ради братской дружбы и любви короля Карлуса, по такъ какъ англичане всею землею своего короля Карлуса убили до смерти, то за такое злое дёло англичанамь не довелось быть въ Московскомъ Государствъ". Удача московскаго мятежа искушала народъ въ возстаніямъ въ другихъ містахъ. Стало укореняться мижніе, что царь Алекски Михайловичь государствуеть только по имени, на самомъ же дёлё правленіе находится въ рукахъ бояръ, особенно Морозова, царскаго тестя Милославскаго и ихъ подручниковъ. Несправедливости и обирательства воеводъ и дьяковъ усиливали и раздували народную злобу. Переставши върить, что все исходить отъ царя, считая верховную власть въ рукахъ бояръ, народъ естественно пришель въ убъжденію, что и народь — такіе же подданные, какъ и бояре — имъетъ право судить о государственныхъ дълахъ. Такой духъ пробудился тогда въ двухъ съверныхъ городахъ: Новгородъ и Псковъ.

Началось во Псковъ.

По Столбовскому договору со шведами постановлено было выдавать перебъжчиковъ изъ обоихъ государствъ. Къ Швецін, какъ извъстно, отошли новгородскія земли, населенныя русскими. Изъ этихъ земель многіе бѣжали въ русскіе предёлы. Выдавать ихъ казалось зазорнымъ, темъ более, когда они говорили, что убъгали отъ того, что ихъ хотъли обратить въ лютеранскую въру. Московское правительство договорилось со шведскимъ заплатить за перебъжчиковъ частью деньгами, а частью хлебомъ. Но въ это время быль хлебный недородъ. Съ цёлью выдать шведамъ хлёбъ по договору, правительство поручило скупку хліба во Пскові гостю Емельянову. Этотъ гость увидёль возможность воспользоваться даннымъ ему порученіемъ для своей корысти и, подъ предлогомъ соблюденія царской выгоды, не позволяль повупать хльба для вывоза изъ города иначе, какъ только у него. Хльбъ, и безъ того вздорожавній отъ неурожая, еще болье поднялся въ цене. Псковичи естественно стали роптать на такую монополію; черные люди собирались по кабакамъ п толковали о томъ, что государствомъ правятъ бояре и главный изъ нихъ Морозовъ, что бояре дружатъ иноземцамъ, выдають казну шведской королевь, вывозять хльбь за рубежъ, хотятъ "оголодить" Русскую Землю.

Въ это время до псковичей дошель слухъ, что ъдетъ шведъ и везетъ изъ Москвы деньги.

27 февраля 1650 года человъть тридцать исковичей изъ бъднаго люда (изъ меньшихъ людей) пришли къ своему архіепископу Макарію толковать, что не надобно пропускать за рубежъ хлѣба. Архіепископъ нозвалъ воеводу Собакина. Воевода пригрозилъ "еликунамъ", какъ называли тогда смѣлыхъ хулителей начальственныхъ повелѣній. Но кликуны пе испугались воеводы и на другой день, 28 февраля, подобрали себъ уже значительную толпу. Опи собрались у всенародной избы и стали кричать, что не падобно вывозить хлѣба. Вдругъ раздался крикъ: "нѣмецъ ѣдетъ! везетъ казну изъ Москвы!"

Дъйствительно, въ это время таль шведскій агенть Нумменсь и везь до двадцати тысячь рублей изъ тъхъ денегь, которыя были назначены для уплаты шведамъ за перебъжчиковъ. Нумменсь таль къ Завеличью, гдъ тогда стояль гостиный дворь для иноземцевъ. Народъ бросился на него. Его потащили ко всепародной избъ, подняли на два, поставленные одинъ на другой, чана, ноказали народу, отняли у него казну и бумаги и посадили подъ стражу. Потомъ толна бросилась къ дому нена-

вистнаго ей гостя Емельянова. Гость успёль убёжать. У жены его взяли царскій указь, въ которомь было сказано, "чтобы этого указа никто не въдалъ". Псковичи кричали, что грамота писана боярами безъ въдома царя. Мятежники выбрали свое особое правленіе изъ посадскихъ, не хотели знать воеводы и отправили въ Москву отъ себя челобитчиковъ. Псковичи жаловались, что воевода беретъ въ лавкахъ насильно товары, заставляетъ ремесленниковъ на себя работать, у служилыхъ людей удерживаеть жалованье; его сыновья оскорбляють исковскихъ женщинъ; воеводскіе писцы неправильно составили писцовыя книги, такъ что посадскимъ тяжелее, чемъ крестьянамъ. Что касается до поступка съ Нумменсомъ, то псковичи говорили, будто шведъ имъ грозилъ войною. Кромъ этой челобитной, псковичи послали особую челобитную къ боярину Никитъ Ивановичу Романову, просили его походатайствовать, чтобы впередъ воеводы и дьяки судили вмъстъ съ выборными старостами и целовальниками и чтобы исковичей не судили въ Москве.

Въсть о псковскомъ возстаніи быстро достигла Новгорода, а между тьмъ и тамъ уже народъ ропталъ, когда царскіе бирючи кликали по торгамъ, чтобы новгородскіе люди не покупали хльба для себя иначе, какъ въ небольшомъ количествъ. Стали и новгородцы кричать, что царь ничего не знаетъ, всъмъ управляютъ бояре, отпускаютъ за море казну и хльбъ въ ущербъ Русской Земль.

Умы уже были достаточно возбуждены, когда 15 марта случайно прибыль въ Новгородъ провздомъ датскій посланникъ Грабъ. Посадскій человікъ Елисей Лисица на площади, передъ земскою избою, взволноваль народъ, увіривши его, что прівхаль шведъ съ царскою казною. Онъ возбуждаль толну и на гостей, и на богатыхъ людей, которые иміли порученіе закупать для казны хлібъ. Ударили въ набать, началась "гиль", какъ говорилось тогда въ Новгородів и въ Псковів. Толпа бросилась на датскаго посланника, избила его, изувічила, потомъ разграбила дворы новгородскихъ богачей.

Митрополить Никонь и воевода князь Оедорь Хилковъ пытались укротить мятежь, но силы у нихь было мало; а нѣкоторые изъ служилыхь—стрѣльцы и дѣти боярскіе—перешли на сторону мятежа. Толпа освободила посаженнаго Никономь подъ стражу митрополичьяго приказнаго Ивана Жеглова, и 16 марта составилось народное правительство изъ девяти человѣкъ (кромѣ посадскихъ, въ числѣ ихъ быль одинъ стрѣлецкій пятидесятникъ и одинъ подъячій). Жегловъ быль поставленъ во главѣ этого народнаго правительства. По его

принужденію, новгородцы составили приговоръ и цёловали кресть на томъ, "чтобы всёмъ стать за одно, если государь пошлеть на нихъ рать и велитъ казнить смертью, а денежной казны и хлёба не пропускать за рубежъ". Служилые люди, не желавшіе приступать къ нимъ, должны были поневолё прилагать руки къ такому приговору. Никонъ пытался смирить мятежниковъ духовнымъ оружіемъ и изрекъ надъ ними проклятіе. Но это только болёе озлобило ихъ.

Они отправили къ царю челобитчиковъ и въ своей челобитной сочинали, будто самъ датскій посланникъ Грабъ со своими людьми сдёлалъ нападеніе на новгородцевъ. Они просили, чтобъ государь не велёлъ отпускать за рубежъ денежной казны и хлёба, потому что слухъ ходилъ такой, что шведы хотятъ, взявши государеву казну, нанять на нее войско и идти войною на Новгородъ и Псковъ.

Въ Москвъ пришли въ раздумье, когда узнали о мятежахъ въ двухъ важнъйшихъ съверныхъ городахъ; московское правительство прибъгло къ полумърамъ: хотъли въ одно и то же время стращать мятежниковь и усмирить ихъ ласкою. Отправили князя Ивана Хованскаго съ небольшимъ войскомъ, а между темъ, въ ответъ на новгородскую челобитную, царь хотя и укоряль новгородцевь за мятежь и насилія, хотя и замвчаль, что "онь съ Божіею помощью знаеть, какъ править своимъ государствомъ", но въ то же время удостоивалъ мятежниковъ объясненій: зачёмъ нужно было отпускать хлёбъ, доказываль, что невозможно, по ихъ просьбъ, запретить продажу хлеба за границу, потому что тогда и шведы не повезуть въ Московское Государство товаровъ, и будеть тогда Московскому Государству оскудение. Въ угоду новгородцамъ, по ихъ жалобамъ на воеводу Хилкова, царь объявляеть имъ, что смёняеть его и назначаеть вмёсто него князя Юрія Буйносова-Ростовскаго.

Новгородцы объявили, что не пустять Хованскаго въ городъ съ военными силами; впрочемъ, и самъ Хованскій получиль отъ царя наказъ стоять у Хутынскаго монастыря, не пропускать никого въ городъ и уговаривать новгородцевъ покориться царю.

Но между самими новгородцами происходило уже раздвоеніе. Число удалыхъ, готовыхъ на крайнее сопротивленіе, ръдъло; люди зажиточные были за правительство. Изъ самыхъ ярыхъ крикуновъ и зачинщиковъ находились такіе, что готовы были отстать отъ общаго дъла ради цълости собственной кожи. Такимъ образомъ, одинъ изъ товарищей Жеглова, Негодяевь, передался Хованскому, отправился въ Москву и, получивши прощеніе, старался тамь, хотя безуспёшно, обвинить митрополита Никона.

Въ концѣ апрѣля Хованскій вошелъ въ городъ. Прежде всего онъ приказаль отрубнть голову одному посадскому человѣву, Волку, обезчестившему датскаго посла, а народнихъ правителей съ толною посадскихъ, числомъ 218, посадилъ подъ стражу. Сначала изъ Москвы вышелъ было приговоръ казнить смертью зачинщиковъ, находившехся въ составѣ народнаго правительства, и въ томъ числѣ Жеглова, но потомъ приговоръ этотъ былъ отмѣненъ. Страшнымъ казалось раздражать народъ, тѣмъ болѣе, что въ то время Исковъ не такъ скоро и не такъ легво успокоивался, какъ Новгородъ.

Во главѣ народнаго правительства во Псковѣ стоялъ земскій староста Гаврило Демидовъ, человѣкъ крѣпкій волею; онъ долго удерживалъ своихъ товарищей и черный народъ въ упорствѣ. Въ концѣ марта царь прислалъ во Исковъ на смѣну Собакину другого воеводу, князя Василія Львова, но исковичи не отпускали отъ себя Собакина, до тѣхъ поръ, пока возвратятся изъ Москвы ихъ челобитчики; а 28 марта, услышавши, что изъ Москвы посылается на нихъ войско, пришли къ новому воеводѣ, стали требовать отъ него выдачи имъ пороху и свинцу; когда воевода не далъ имъ, то они отняли силою то и другое и громко объявили, что тѣ, которые придутъ на нихъ взъ Москвы, "будутъ для нихъ все равно, что нѣмпы: псковичи станутъ съ ними бпться".

Черезъ день послѣ того, 30 марта, явился во Исковъ отъ царя производить обыскъ князь Өедоръ Волконскій. Исковичи обругали его, напесля ему нѣсколько ударовъ и отняли у него грамоту, въ которой приказано было ему казнить виновныхъ. Исковичи, прочитавши эту грамоту, закричали: "Мы скорѣе казнимъ здѣсь того, кто будетъ присланъ изъ Москвы казнить насъ".

Ходили въ народъ слухи, что управлявшие государствомъ бояре — въ соумышлении съ нъмдами, что дарь отъ нихъ убъжалъ, находится въ Литвъ и придетъ во Псковъ съ литовскимъ войскомъ. Мятежъ распространился на исковские пригороды. Въ исковской землъ крестьяне и бъглые холопи начали жечь помъщичьи усадьбы, убивать помъщиковъ.

12 марта явились обратно изъ Москвы псковскіе челобитчики. Царскій отвётъ, который они привезли съ собою, быль неблагопріятень, особенно насчеть той просьбы, которая была обращена къ боярину Романову. "Бояринъ Романовъ,— сказано было въ царской грамоть, — служить намъ такъ, какъ и другіе бояре: между ними ньть розни; при нашихъ предкахъ никогда не бывало, чтобы мужики сидьли у расправныхъ дьль вмьсть съ боярами, окольничими и воеводами, и впередъ этого не будеть".

Черезъ нѣсколько дней, въ кондѣ мая, прибылъ князь Хованскій съ войскомъ подъ Псковъ. За нимъ, какъ обѣщалъ самъ царь въ своемъ отвѣтѣ, долженъ былъ идти князь Алексѣй Трубецкой съ большимъ войскомъ—наказывать исковичей, если: они не покорятся.

Хованскій, ставши близь города на Сиятной горь, пытался увъщаніями склонить исковичей къ повиновенію и послаль къ нимъ дворянина Бестужева съ товарищами. Исковичи убили Бестужева и дали Хованскому отвътъ, что опи не сдадутся, хоть бы какое большое войско ни пришло на нихъ. Съ тъхъ норъ два мъсяца стоялъ Хованскій подъ Псковомъ. Пропсходило нъсколько стычекъ; эти стычки были неудачны для исковичей и по необходимости охладили жаръ матежниковъ.

Какъ бы то ни было, исковичи, однако, долго еще не сдавались. Дёло съ ними имёло видъ междоусобной войны. Московское правительство опасалось, чтобы примёръ Искова не подёйствовалъ на другіе города, и прибёгнуло къ содёйствію русскаго народа.

26 іюдя созвань быль земскій соборь (впрочемь, едва ли по тому способу выбора, какой бываль прежде). Къ сожальнію, ньть актовь этого собора, но изъ последующихъ событій видно, что на этомь соборь постановлено было употребить еще разъ кроткія меры противь мятежнаго Искова. Отправлень быль во Исковь коломенскій епископъ Рафаиль съ несколькими духовными сановниками, а съ ними выборные люди изъ разныхъ сословій. Предлагалось псковичамъ прощеніе, если они прекратять мятежь, угрожали имъ, что въ противномъ случав, самъ царь пойдеть на нихъ съ войскомъ. Съ своей стороны, новгородскій митрополить Никонъ советоваль царю дать полное прощеніе всёмь мятежникамъ, потому что этимъ способомъ скорье можно было добиться утишенія смуты.

Действительно, съ одной стороны неудачныя вылазки охладили горячность исковичей; съ другой—во Искове люди зажиточные, такъ-называемые лучшіе, были решительно противъ возстанія; каждый изъ нихъ трепеталь за свое достояніе и страшился разоренія, которое должно было постигнуть всёхъ безъ разбора. Увъщанія Рафаила и пришедшихъ съ нимъ выборныхъ людей имъли значеніе голоса всей Русской Земли, изрекающей свой приговоръ надъ псковскимъ дѣломъ. Исковичи покорились этому голосу. Мятежниковъ не преслѣдовало начальство; имъ дана была царская милость. Но свои "луччіе люди", псковскіе посадскіе, не хотѣли простить меньшимъ людямъ, которые во время своего господства поживились богатствами лучшихъ людей; лучшіе люди сами похватали бывшихъ народныхъ правителей и посадили въ тюрьму: ихъ обвиняли въ попыткѣ произвести новый мятежъ, увезли изъ Искова и казнили.

Всв эти мятежи неизбъжно должны были подвиствовать на правительство. Царь Алексви Михайловичь не измвнился въ своемъ обычномъ добродушіи, но сталь недовърчивъе, ръже появлялся народу и принималь мёры предосторожности: отъ этого, куда онъ ни ъздилъ во все свое царствование, его сопровождали стрёльцы. Его царское жилище постоянно было охраняемо вооруженными воинами, и никто не смёль приблизиться къ решетке, окружавшей дворець, никто не смель подать лично просьбу государю, а подаваль всегда черезъ когонибудь изъ его приближенныхъ. Одинъ англичанинъ разсказываеть, что однажды царь Алексей Михайловичь, въ порыве страха, собственноручно умертвиль просителя, который твснился къ царской повозкв, желая подать прошеніе, и потомъ очень жальль объ этомъ. Въ последующие за мятежами годы появился новый приказъ-Приказъ Тайныхъ Дёль, начало тайной полиціи. Этоть приказь поручень быль въденію особаго дьяка; бояре и думные люди не имѣли къ нему никакого отношенія. Подъячіе этого приказа посылались надсматривать надъ послами, надъ воеводами и тайно доносили царю; отъ этого всв начальствующіе люди почитали выше мъры этихъ царскихъ наблюдателей. По всему государству были у царя шпіоны изъ дворянь и подъячихъ; они проникали на сходбища, на свадьбы, на похороны, подслушивали и доносили правительству обо всемъ, что имъло видъ злоумышленія. Доносы были въ большомъ ходу, хотя доносчикамъ всегда грозила пытка, но стоило выдержать пытку, доносъ признавался несомненно справедливымь 1). Тяжелее для на-

¹) Пытки были разныхъ родовъ; самая простая состояла въ простомъ сѣченіи; болѣе жестокіл были такого рода: преступнику завязывали назадъ руки и подымали вверхъ веревкою на перекладину, а ноги связывали вмѣстѣ и привязывали бревно, на которое вскакивалъ палачъ и "оттягивалъ" пытаемаго; иногда же другой палачъ сзади билъ его кнутомъ по спинѣ. Иногда, привязавши человѣка за руки къ пере-

рода стало управленіе въ городахъ и увздахъ. Въ важнейшихъ городахъ начальники назывались намъстниками, напримъръ, во Псковъ, Новгородъ, Казани и т. д., и назначались изъ знатныхъ людей: бояръ и окольничихъ; въ менъе важныхъ начальники назывались воеводами и назначались изъ стольниковъ и дворянъ. При воеводахъ были товарищи и всегда дьякъ и подъячіе. Намъстниви и воеводы со своими приказными людьми надзирали за порядкомъ, имъли въ своемъ въденіи военную защиту города, пушечные и хлебные запасы, всв денежные и другіе сборы, взимаемые съ жителей посада и увзда, въдали всъхъ служилыхъ людей, состоящихъ въ городъ и убздъ; они надзирали за благочиніемъ; преслъдовали и наказывали корчемство, игру въ зернь, табачную продажу; отысвивали, пытали и казнили воровъ и разбойниковъ; принимали мфры противъ пожаровъ; имъ подавались челобитныя на имя царское, и они творили судъ и расправу. Воеводы въ это время назначались обыкновенно на три года и не получали жалованья, а, напротивъ, должны были еще давать взятки въ привазахъ, чтобы получить мъсто, потому - смотръли на свою должность, какъ на средство къ поживъ, и не останавливались ни передъ какими злоупотребленіями; хотя въ наказахъ имъ и предписывалось не утёснять людей, но такъ какъ имъ нужно было вернуть данныя въ приказахъ поминки, добыть средства въ существованію и вдобавокъ нажиться, то они, по выраженію современниковъ, "чуть не сдирали живьемъ кожи съ подвластнаго имъ народа, будучи увърены, что жалобы обиженныхъ не дойдуть до государя, а въ приказахъ можно будеть отделаться теми деньгами, которыя они награбять во время своего управленія". Судъ ихъ быль до крайности продаженъ: кто давалъ имъ посулы и поминки, тотъ былъ и правъ; не было преступленія, которое не могло бы остаться безъ наказанія за деньги, а съ другой стороны, нельзя было самому невинному человъку быть избавленнымъ отъ страха попасть въ бъду. Воевода долженъ былъ, по своей обязанности, наблюдать, чтобы подвластные ему не начинали "вруговъ", бунтовъ и "заводовъ", и это давало имъ страшное орудіе во всякимъ придиркамъ. Раздавались повсемъстно жалобы, что воеводы быють посадскихъ людей безъ сыску и вины, са-

кладинъ, подъ ногами раскладывали огонь, иногда клали несчастнаго на горящія уголья спиною и топтали его ногами по груди и по животу. Пытки надъ преступниками повторялись до трехъ разъ; наиболье сильною пыткою было рваніе тыла раскаленными клещами; водили также по тылу, изсыченному кнутомъ, раскаленнымъ жельвомъ, выбривали темя и капали холодною водою и т. п.

жають въ тюрьмы, мучать на правежахъ, задерживають провзжихъ торговыхъ людей, придираются къ нимъ подъ разными предлогами, обирають ихъ, сами научають ябедниковъ заводить тяжбы, чтобы содрать съ отвътчиковъ. Было тогда у воеводъ обычное средство обдирательства: они делали у себя пиры и приглашали къ себъ зажиточныхъ посадскихъ людей; каждый, по обычаю, должень быль въ этомъ случав нести воеводъ поминки. Земскіе старосты и цъловальники, существовавшіе въ посадахъ и волостяхъ, не только не могли останавливать влоупотребленій воеводь, а еще самимь воеводамь вмінялось въ обязанность охранять людей "отъ мужиковъ горлановъ". Выборныя лица, завъдывавшія дълами болье значительными, были обыкновенно изъ такъ-называемыхъ "луччихъ людей", а бъдняковъ выбирали только на второстепенныя должности, гдв они отвлекались отъ собственныхъ двлъ и принимали отвътственность за казенный интересъ (напр., въ цъловальники при соблюдении какихъ-нибудь царскихъ доходовъ). На нихъ обыкновенно взваливали всякіе расходы и убытки. Земскіе старосты изъ лучшихъ людей старались жить въ миръ съ воеводами и доставлять имъ возможность наживаться; притомъ, разъ выбранные, они не могли быть смънены иначе, какъ по челобитной, а между темъ, въ случай ущерба казив, нанесеннаго отъ выборныхъ лицъ, вся община отвъчала за нихъ. Правительство не одобряло произвола и нахальства воеводъ и приказныхъ людей и наказывало ихъ, если они попадались; такъ, мы имъемъ примъръ, какъ гороховскій воевода князь Кропоткинь и дьякъ Семеновъ были биты кнутомъ за взятки и грабительства, но такія отдёльныя мфры не могли исправить порчи, господствовавшей во всемъ механизм'в управленія. Важнівшій доходь вазны — продажа напитковъ, отдавался обыкновенно на откупъ. Правительство тлавнымъ образомъ, какъ кажется, по совъту патріарха Никона, признало, что такой порядокъ тягостенъ для народа и притомъ вредно отзывается на его нравственности: откупщики, заплативши впередъ въ казну, старались всеми возможными видами выбрать свое и обогатиться, содержа кабаки, делали ихъ разорительными притонами пьянства, плутовства и всякаго беззаконія. Притомъ же казалось, что выгода, которая предоставляется откупщикамь, можеть сдёлаться достояніемь казны, если продажа будеть прямо отъ казны. Въ 1652 году кабаки были замънены кружечными дворами, которые уже не отдавались на откупъ, а содержались выборными людьми "изъ луччихъ" посадскихъ и волостныхъ людей, называемыхъ "върными головами"; при нихъ были выборные цёловальники, занимавшіеся и куреніемъ вина. Куреніе вина дозволялось всёмъ, но только по уговору съ доставкою вина на кружечный дворъ. Мъра эта предпринята была какъ бы для уменьшенія пьянства, потому что во всв посты и въ недвльные дни запрещалась торговля виномъ, а дозволялось, какъ общее правило, продавать не болье чарки (въ три чарки) на человъка; "питухамъ" на кружечномъ дворъ и по близости его не позволялось пить. Но до какой степени непоследовательны были въ то время постановленія, показываеть то, что въ томъ же актъ вмъняется въ обязанность головамъ, чтобъ у нихъ "питухи на кружечномъ дворъ пили смирно". По прежнему, воеводы имёли право разрёшать лучшимъ посадскимъ людямъ производство горячихъ напитковъ на свой обиходъ по поводу праздниковъ и семейныхъ торжествъ. Эти правила, однако, не долго были въ силъ, и правительство, нуждаясь въ деньгахъ, пачало требовать, чтобы на кружечныхъ дворахъ было собираемо побольше доходовъ и угрожало върнымъ головамъ и цёловальникамъ наказаніемъ въ случай недобора противъ прежнихъ лътъ. Такъ какъ болрамъ, гостямъ и вообще вотчинникамъ дозволялось для себя свободное винокуреніе, то во всемъ государствъ, кромъ казеннаго вина, было очень много вольнаго, и надобно было преследовать корчемство: отъ этого пароду происходили большія утвененія, а воеводамъ и ихъ служилымъ людямъ, гонявшимся за корчемниками, быль удобный поводь въ придиркамь, насиліямь и злоупотребленіямъ.

Въ 1653 году, по челобитью торговыхъ людей, во всемъ государствъ заведена однообразная, такъ-называемая, рублевая пошлина по десяти денегъ съ рубля. Каждый купецъ, покупая товаръ на продажу, платиль пять денегъ съ рубля, могь везти товаръ куда угодно съ выписью, и платилъ остальныя пять денегъ тамъ, гдъ продавалъ. Взамънъ этого отмънялись разныя мелкія пошлины, хотя далеко не всъ. Въ слъдующемъ, 1654 г., уничтожены были, очевидно съ совъта Никона, откупы на множество разныхъ пошлинъ (напр., съ ръчныхъ перевозовъ, съ телъгъ, саней, съ рыбы, кваса, масла, съна и т. и.), которыя заводились не только въ посадахъ и волостяхъ, но и въ частныхъ владъньнами. Царская грамота называла такіе откупы "злодъйствомъ".

Еще въ половинъ 1653 года предвидълось, что война съ Польшею неизбъжна. Приготовленія къ ней подали поводъ

къ разнымъ торжествамъ, проводамъ, встречамъ, обрядамъ, которые такъ любилъ царь. Царь собралъ на Дъвичьемъ полъ войско и приказаль произнести въ своемъ присутствіи думному дьяку рёчь къ ратнымъ людямъ, уговаривалъ ихъ, въ надеждъ царства небеснаго на небъ и милости царской на земль, оказать храбрость на войнь, если придется съ кымь нибудь вести ее. 1 октября того же года земскій соборъ приговорилъ вести войну съ Польшею, а 23 числа того же мъсяца царь въ Успенскомъ соборъ объявилъ всъмъ начальнымъ людямъ, что въ предстоящую войну они будутъ безъ мъстъ 1). Въ январъ заключенъ былъ бояриномъ Бутурлинымъ Переяславскій договоръ, по которому совершилось присоединеніе Малороссін: боярину Бутурлину, по этому поводу, ділались несчетныя встръчи и торжественное объявление царской благодарности; но всего пышеве и торжественные было отправленіе боярина Алексвя Никитича Трубецкаго съ войскомъ въ Польшу. То делалось 23 апреля, въ воскресенье. Въ Успенскомъ соборъ патріархъ читалъ всему собранному войску молитву на рать идущимъ, поминалъ воеводъ по именамъ. Царь поднесъ патріарху воеводскій наказъ, патріархъ положиль эту бумату въ кіоть Владимірской Богородицы, проговориль высокопарную речь и подаль наказь главному военачальнику Трубецкому---наказъ какъ бы отъ лица Пресвятой Богородицы. Царь во всемъ царскомъ облачении, поддерживаемый подъ руки боярами, позваль боярь и воеводъ на объдъ, и когда всъ съли за столъ, царь, вставши со своего мъста, произнесъ Трубецкому ръчь съ разными нравоученіями, и передаль ему списки ратныхь людей, потомъ обратился съ ръчью къ подначальнымъ лицамъ, увъщевалъ ихъ соблюдать Божьи заповёди и царскія повелёнія, во всемъ слушаться начальниковъ, не щадить и не покрывать враговъ и сохранять чистоту и цёломудріе. По окончаніи об'вда, припесли Богородицынъ хлебъ на панагіи, при пеніи священныхъ песнопеній; царь потребиль хлебъ, потомъ взяль Богородицыну чашу, трижды отпиль и подаваль по чину боярамъ и воеводамъ. Отпустивши духовенство съ панагіею, царь свль, потомъ опять всталь, приказаль угощать боярь и ратныхъ людей медомъ (начальниковъ-краснымъ, а простыхъ воиновъ бѣлымъ медомъ), и по окончаніи угощенія произнесъ еще рѣчь Трубецкому: царь въ ней приказывалъ всѣмъ

<sup>1)</sup> Не будуть считаться мёстами по достоинству службы. Мёстническіе счеты, бывшіе издавна въ обычай, на все время войны упразднились.

ратнымъ людямъ исповедываться и причащаться на первой недълъ Петрова поста. Трубецкой отвъчаль царю также ръчью, и выражался, "что если пророкомъ Моисеемъ дана была израильтянамъ манна, то они, руссвіе люди, не только напитались телесною снедью, но обвеселились душевною пищею премудрыхъ и пресладкихъ глаголовъ, исходящихъ изъ царскихъ устъ". Потомъ совершилась церемонія "отпуска". Трубецкой первый подошель къ царю: Алексей Михайловичъ взяль его объими руками за голову и прижаль къ груди, а Трубецкой тридцать разъ сряду поклонился царю въ землю. За Трубецкимъ подходили другіе воеводы и кланялись землю по нескольку разъ. Царь отпустиль начальныхъ людей, и вышель въ сѣни. Тамъ стояли разные дворяне и дѣти боярскіе; царь даваль имъ изъ своихъ рукъ ковши съ бълымъ медомъ и опять говорилъ речь. "На соборахъ, — сказалъ царь, - были выборные люди по два человъка отъ всъхъ городовъ; мы говорили имъ о неправдахъ польскаго короля, вы все это слышали отъ вашихъ выборныхъ; такъ стойте же за злое гоненіе на православную в ру и за всякую обиду на Московское Государство, а мы сами идемъ вскоръ и будемъ съ радостью принимать раны за православныхъ христіанъ".... "Если ты государь, — отвъчали ратные люди, хочешь кровью обагриться, такъ намъ и говорить послъ того нечего: готовы положить головы наши за православную въру, за государей нашихъ и за все православное христіанство".

Черезъ три дня послѣ того совершалась новая церемонія; все войско проходило мимо дворца; патріархъ Никонъ кропиль его св. водою; бояре и воеводы, сошедши съ лошадей, подходили къ переходамъ, гдѣ находился царь; онъ спрашиваль ихъ о здоровьѣ, а они кланялись ему въ землю. Никонъ произнесъ рѣчь, призывалъ на нихъ благословеніе Божіе и всѣхъ святыхъ. Трубецкой, съ воеводами, поклонясь патріарху въ землю, также отвѣчалъ рѣчью, наполненною цвѣтистыми выраженіями, обѣщалъ отъ лица всего войска "слушаться учительныхъ словесъ государя патріарха".

Положено было въ май отправиться на войну самому государю. Прежде всего Алексий Михайловичъ счель нужнымъ посйтить разныя русскія святыни, отправиль впередъ себя икону Иверской Божьей Матери, а 18 числа выступиль въ сопровожденіи дворовыхъ воеводъ. Въ воротахъ, черезъ которыя шель государь изъ Москвы, устроены были возвышенія, обитыя краснымъ сукномъ (рундуви), съ которыхъ духовенство кронило св. водою государя и проходившихъ съ нимъ ратныхъ людей: 1).

Война 1654 года шла такъ успёшно, какъ ни одна изъ прежде бывшихъ войнъ съ Польшею и Литвою, но благодушная натура Алексъя Михайловича непріятно сталкивалась съ обычнымъ лукавствомъ, приросшимъ московскому характеру окружавшихъ его лидъ. Самъ царь сознавалъ это и писалъ Трубецкому: "съ нами ѣдутъ не единодушіемъ, паиначе двоедушіемъ какъ есть оболока: овогда благопотреб-

<sup>1)</sup> Главная масса войска, по прежнему, все еще состояла тогда изъ дворянъ и дътей боярскихъ, которыхъ наследственно верстали на службу, надёляя поместнымъ окладомъ и денежнымъ жалованьемъ и оставляя изъ двухъ смновей одного въ семьй. За ними следовали стрельцы (пешее войско), тогда получавше, какъ мы сказали выше, все болве и болве значенія. Царь Алексви Михайловичь особенно ласкаль ихъ, даваль имъ право на безношлинные промыслы, жаловаль землею, сукнами и пр. Стрельцы разделялись на приказы отъ 800 до 1,000 человекь въ каждомъ приказе (всіхъ приказовь было 20). Приказы находились подъ начальствомъ головъ, подковниковъ, полуголовъ, сотниковъ, пятидесятниковъ и десятниковъ. Кромф жалованья, собираемаго со всего государства деньгами, имъ доставлялись клібные запасы, особый поборь подь названіемь стрелецкаго хлёба. За стрельцами следовали казаки (конное войско), которымъ давали дворовыя міста и нахатныя земли, свободныя оть всякихъ налоговъ. Они состояли подъ управленіемъ атамановъ, сотниковъ и асауловъ и разселены были по украиннымъ городамъ вазачьими слободами. Находившіеся при орудіяхъ назывались пушкарями. Тогда появились особие конные отдёлы войскъ, подъ пазваніемъ рейтаровь и драгуновъ, которые набирались изъ разнаго рода еще неслуживших людей, преннущественно служилаго сословія. Они разд'яллись на полки: иные имвли помвстья, а другіе получали по 30 руб. въ годъ; въ мирное время, они должны были иметь собственную лошадь и вооружены были карабинами и пистолетами. Они подвергались правильному обученію, которым в занимались иновемцы, посившіе чины полковниковъ, полупольовниковь, маіоровь и ротмистровь; между последивми начали появляться русскіе незнатиме люди. Въ это время быль устроенъ новый отдыль войска водь названіемъ "солдать". Въ 1649 году были заведены солдатскіе полки въ заонежскихъ погостахъ и въ старорусскомъ увздъ. Они набирались изъ жителей со двора по человъку, а съ большихъ семей и болье (отъ двадцати до интидесяти л'ётъ отъ роду), и за то волости, изъ которыхъ они набирались, освобождались отъ платежа данныхъ и оброчнихъ денегъ. Солдаты получали содержание п денежное жалованіе и разублялись на полки, а полки на роты пешія и конныя, пооружены были шпагами и мушкетами, состояли подъ начальствомъ иноземныхъ офицеровъ, которые обучали ихъ ратному строю. Предъ началомъ войни въ 1653 году приказано усилить солдатское войско, записывая въ солдаты разимую родственниковъ, служившихъ у стральцовъ, казаковъ посадскихъ, а также разныхъ захребетниковъ, гулящихъ пюдей. Всёмъ такимъ людямъ велёно сдёлать списки и половину ихъ зачислить въ солдаты. Затемъ обращены были въ солдаты дети, братья и племянники дворянь и детей боярскихь, еще не служивше нигде. Имъ предоставлялось или идти въ солдати, или быть выключеннами изъ служилаго сословія. Старые солдаты отпускаемы были на земледёльческія занятія, чо не исключались вовсе изъ службы. Это устройство било зародниемъ регулярнаго войска въ Россіи. Въ начали въ немъ встричался развый сбродь, и татары, и нёмцы, и пр.

нымъ воздухомъ и благонадежнымъ и уповательнымъ явятся, овогда наче же зноемъ и яростью и ненастьемъ всякимъ злохитреннымъ обычаемъ московскимъ явятся... Мнъ уже Богъ свидетель, каково ставится двоедушіе, того отнюдь упованія нътъ... всъ врознь, а сверхъ того сами знаете обычаи ихъ". Но болће всего смущало царя то, что, пока онъ находился въ войскъ, осенью распространилась по Московскому Государству зараза. Царица съ детьми бежала изъ Москвы въ Калязинъ монастырь. Въ Москвъ свиръпствовала страшная смертность. Зараза уничтожила большую часть жителей во многихъ городахъ 1). Люди отъ страху разбъгались куда понало, а другіе, пользуясь общимъ переполохомъ, пустились на воровство и грабежи. Бъдствія этимъ не кончились. Зараза появлялась и въ следующіе два года; правительство приназывало устраивать на дорогахъ заставы съ темъ, чтобы не пропускать вдущихъ изъ зараженныхъ местъ, но это мало помогало, такъ вавъ всяваго пропусвали на въру, хотя за обманъ положена была въ этомъ случав смертная казнь, какъ равно и за сообщение съ зачумленными. По смерти зачумленныхъ, сжигали ихъ платье и постели; дворы, гдъ случалась смертность, оставляли на морозъ, а черезъ двъ недёли велёли топить можжевельникомъ и полынью, думая, что этимъ разгоняется зараза.

Война продолжалась успёшно и въ слёдующіе годы. Польшё, повидимому, приходиль конець. Вся Литва покорилась царю; Алексёй Михайловичь титуловался великимь княземъ литовскимъ; непрошенный союзникъ, шведскій король Карль-Густавъ, завоеваль всё коронныя польскія земли. Вёковая распря Руси съ Польшею тогда разрёшалась.

Польшу спасти можно было только перессоривши ея враговъ между собою и склонивши одного изъ нихъ къ примиренію съ поляками. За это дёло взялась Австрія, которая,

<sup>1)</sup> Въ исторіи Соловьева, т. Х, стр. 371—372, сообщены любовытния числа умершихь оть заразы въ то время. До какой степени она свирыпствовала въ Москвы; можно видыть изъ того, что въ Чудовы монастиры умерло 182 монаха, осталось 26, въ Вознесенскомъ умерло 90 монахинь, осталось 38; въ боярскихъ дворахъ у Бориса Морозова умерло 343 человыка, осталось 19; у князя Трубецкаго умерло 270 человыкь, осталось 8. Въ Кузнецкой черной сотны умерло 173 чел., осталось 32; въ Новгородской сотны умерло 438, осталось 72 чел. Въ Калугы умерло посадскихъ людей 1836 чел., осталось 777; въ Кашинскомъ ужеды умерло 1839 чел., осталось 908; въ Переяславиы-Залыскомъ умерло 3627 чел., осталось 939; въ Тулы умерло 1808 чел., осталось 760 (муж. пол.); въ Торжкы, Звенигороды, Угличы, Суздалы, Твери число умершихъ было меные оставшихся; въ Костромы, Нижнемъ, зараза свирыпствовала также сильно.

какъ католическая держава, вовсе не хотёла, чтобы католическая Польша сдёлалась добычею протестантовъ и схизматиковъ. Между царемъ и Швецією возникали уже недоразумёнія, и, еще до начала войны, московское правительство не могло быть довольно поведеніемъ шведскаго, по отношенію къ самозванцу Тимошкѣ Анкудинову.

Этотъ искатель приключеній, родомъ изъ Вологды, московскій подъячій, вздумаль повторить старую исторію самозванцевь; вмёстё съ товарищемь своимь Конюховскимь убъжаль онь изъ Москвы вь Литву, а оттуда въ Константинополь, и назвался Иваномъ, небывалымъ сыномъ царя Василія Шуйскаго. Не нашедши помощи у турокъ, Тимошка ушелъ въ Италію, быль въ Римь, прикидывался ревностнымъ католикомъ. Но и въ Италіи ему не было удачи. Пошатавшись по разнымъ землямъ, Тимошка Анкудиновъ присталъ къ Хмельницкому, проживаль сначала въ Чигиринъ, а потомъ въ лубенскомъ Мгарскомъ монастыръ, пользуясь тъмъ покровительствомъ, какое козаки оказывали всег а бродягамъ. Въ 1651 году Тимошка, изъ опасенія, чтобы Хмельницкій его не выдаль, оставиль Малороссію и очутился въ Стокгольчв. Московское правительство узнало объ этомъ и требовало отъ шведскаго выдачи самозванца, но безуспешно. Русскій посланникъ Головинъ, посредствомъ русскихъ торговыхъ людей, захватилъ-было товарища Тимошки, Конюховскаго; но королева Христина приказала его выпустить. Черезъ нъсколько времени другому русскому гонцу Челищеву удалось поймать Конюховскаго въ Ревелъ и привезти въ Москву; но Тимошку шведы укрыли; Тимошка ушелъ въ Голштинію, и только тамошній герцогь Фридрихъ приказаль его выдать. Его четвертовали въ Москве въ конце 1653 года.

Другого рода недоразумвнія между Москвою и Швецією, новажные прежнихь, возникли при Карлы-Густавь, преемникы Христины. Вы то время, когда Алексый Михайловичы считаль себя полнымы обладателемы Литвы и титуловался великимы княземы литовскимы, гетманы литовскій Янушы Радзивиллы отдался шведскому королю вы нодданство, а шведскій король обыщаль возвратить ему и другимы папамы литовскимы ихы владынія, уже занятыя московскими войсками. Это сочтено было за покушеніе отнять у русскихы ихы достояніе, пріобрытенное оружіємы, покушеніе, которое могло, какы тогда казалосы, повториться и вы будущемы. Кромы того, шведскій полководецы Делагарди, призывая литовцевы кы подданству шведскому королю, отзывался неуважительно

о царъ. Въ концъ 1655 года въ Москву прівхаль императорскій посланникъ Алегретти, человъкъ очень ловкій, родомъ рагузскій словянинъ, знавшій по-русски,—прибылъ, какъ видно, съ придуманною заранѣе цѣлью произвести раздоръмежду: Россією и Швецією.

Въ то же время въ ноябрѣ, царь возвратился изъ нохода. Его въѣздъ въ Москву и на этотъ разъ послужилъ поводомъ къ торжеству. Патріархъ, въ сопровожденіи двухъ гостей: александрійскаго и антіохійскаго патріарховъ, съ соборомъ духовенства, со множествомъ образовъ, встрѣчали царя, который шелъ пѣшкомъ по городу въ собольей шубѣ съ бѣлою покрышкою, безъ шапки, съ одной стороны сопровождаемый сибирскимъ царевичемъ, а съ другой—бояриномъ Ртищевымъ, и предшествуемый множествомъ юношей, которые держали въ рукахъ листы бумаги и пѣли. Такъ государь при колокольномъ звонѣ и выстрѣлахъ изъ пушекъ, отнятыхъ у непріятеля, достигъ Лобнаго мѣста и приказаль спросить весь міръ о здоровьѣ. Вся густая толна народа закричала "многія лѣта" государю и поверглась на землю.

Въ эти-то дни царскаго торжества, ловкій императорскій посланникъ подъйствовать на бояръ и раздражиль ихъ противъ Швеціи. Онъ представляль, что шведскій король уже и тъмъ показаль свое нерасположеніе къ царю, что напаль па поляковъ въ то время, когда царь воеваль съ ними. Алегретти вооружаль русскихъ бояръ и противъ Хмельницкаго, намекаль, что рано или поздно Хмельницкій измѣнитъ и отдастся Швеціи, потому что и теперь уже находится въ пріязни съ шведскимъ королемъ. Отъ имени своего государя Алегретти предлагаль свое посредничество въ примиреніи съ Польшею, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлалъ замѣчаніе, что папа, цезарь, французскій и испанскій короли и всѣ государи католической вѣры вступятся за единовѣрную Польшу, если придется снасать ея существованіе. Представившись государю 15 декабря, Алегретти, между прочими дарами, поднесъ ему муро св. чутотворца Николая.

Наущенія и совъты Алегретти оказали свое дъйствіе: окольничій Хитровъ и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ, въ переговорахъ съ прівхавшимъ польскимъ посломъ Петромъ Галинскимъ, дали обязательство, изъ уваженія къ просьбъ императора Фердинанда, прекратить войну съ Польшею, назначить съвздъ для мирныхъ переговоровъ и объявить войну Швеціи, если шведскій король будетъ нарушать мирный договоръ. Шведскій посолъ Густавъ Бельке съ товарищами съ

конца 1655 по 1656 годъ жилъ въ Москвъ безвиъздно, стараясь устранить недоразумънія; но бояре съ своей стороны придирались къ нему всъми способами, съявнымъ намъреніемъ довести дъло до войны, упрекали короля за принятіе литовскихъ городовъ, доставшихся царю, за сношенія съ козаками, будто съ цълью отвлечь ихъ отъ царя и привлечь въ подданство Швеціи и пр. Въ маъ 1656 года, въ Москвъ стали умышленно стъснять шведское посольство и держать какъ въ плъну, а наконецъ 17 числа объявили, что "мирное докончаніе" нарушено съ шведской стороны. Царя Алексъя Михайловича болъе всего расположило къ войнъ съ Швеціею то, что и патріархъ Никонъ былъ за эту войну изъ вражды къ протестантству.

Война съ Швецією началась удачно въ Ливоніи; русскіе взяли Динабургъ, переименовавши его въ Борисоглъбовъ, взяли Кокентаузенъ и переименовали его въ Царевичевъ-Димитріевъ; взяли, наконецъ, Дерптъ, но не могли взять Риги, потерпъли поражение и, послъ двухъ мъсячной осады, при которой находился самъ царь, удалились изъ Ливоніи. Между тёмъ, въ Вильнъ еще съ іюня начались переговоры съ Польшею. Московскіе политики думали, что теперь путемъ переговоровъ можно съ Польшею сдёлать все, что угодно; оть царскаго имени велено было разослать по Литве грамоту о собраніи сеймиковъ, на которыхъ при разсужденіи о дёлахъ имёть въ виду, что царь не уступить Великаго Княжества Литовскаго, и стараться непремённо чтобы, послё Яна Казимира, избранъ былъ польскимъ королемъ москов-скій государь или его сынъ. Съ такими требованіями явились на виленскій събздъ московскіе послы - князь Никита Ивановичъ Одоевскій съ товарищами. Цезарскій посланникъ Алегретти быль на этомъ съвздв въ качествв посредника и оказался совершенно на сторонъ Польши; онъ отклоняль поляковъ отъ избранія царя. Поляки съ своей стороны стали смёлёе, когда увидали, что ихъ враги поссорились между собою. Наконецъ, въ октябръ, виленская коммиссія постановила договоръ, но которому поляки объщали добровольно избрать Алексъя Михайловича на польскій престоль, а царь объщаль возвратить земли, отлученныя отъ Рачи Посполитой, крома тёхъ, которыя прежде принадлежали московскимъ государямъ. Ничто не могло быть неразумнее этого договора: Московское Государство разомъ лишало себя того, что уже было въ его рукахъ. Поляки никогда не думали искренно избирать московскаго государя на свой престоль; московскій государь и

шведскій король перестали быть имъ страшны въ той мёрё, какъ прежде; вдобавокъ виленскій договоръ произвель разладъ между Москвою и Малороссіею. Самъ Хмельницкій, хотя не отпалъ совершенно отъ царя, но былъ такъ сильно огорченъ и раздраженъ, что умеръ огъ огорченія. Въ Малороссіи распространилось недов'тріе къ московскому правительству. Виленскій договоръ не могъ имъть силы; прежде чёмъ онъ быль утвержденъ сеймомъ, поляки умышленно тянули окончаніе этого діла, пока наконець въ сентябрі 1659 года преемникъ Хмельницкаго, Выговскій, заключиль договоръ съ Польшею въ ущербъ Москвъ. Надъясь теперь снова прибрать козаковъ въ руки, поляки перестали уже манить московскаго царя лестными объщаніями. Коммиссары съ объихъ сторонъ снова събхались въ Вильнъ, толковали о миръ, но соглашались мириться съ Москвою не иначе, какъ только на основанів Поляновскаго договора, и въ то же время польскія войска начали непріязненныя отношенія противъ русскихъ.

Въ литовскихъ областяхъ эта война сначала пошла неудачно для поляковъ. Князь Юрій Долгорукій победиль и взяль литовскаго гетмана Гонсъвскаго. Затъмъ и въ Малороссіи дела пошли не "на корысть полякамь". Выговскому хотя и удалось было, при помощи крымцевъ, разбить московское войско подъ Конотопомъ, но народъ малорусскій не разделяль плановъ Выговскаго и его соумышленниковъ, прогналь Выговскаго и избраль новаго гетмана Юрія Хмельнипкаго на условіяхъ повиновенія московскому государю. То было въ 1659 году; но съ 1660 года начались несчастія для Московскаго Государства съ двухъ сторонъ. Въ Литвъ московскій военачальникъ, князь Иванъ Хованскій, 18 іюня быль поражень на голову, потеряль весь обозь и множество пленныхъ. Литовскіе города, находившіеся уже въ рукахъ московскихъ воеводъ, одинъ за другимъ сдавались королю. Самъ Явъ Казимиръ осадилъ Вильну: тамошній царскій воевода, князь Данило Мышецкій, рёшился лучше погибнуть, чёмъ сдаться, но быль выдань своими и казнень королемъ ва жестокости, какъ повъствують поляки. Еще хуже шли діла въ Малороссіи: въ октябрі бояринъ Василій Васильевичь Шереметьевъ быль разбить, взять въ плень поляками и измённически отданъ татарамъ. Современники поляки заявляли, что если бы тогда въ польскомъ войсев была дисциплина и, вообще, если бы поляки действовали дружно, то не только отняли бы все завоеванное русскими, но покорили бы самую Москву.

Нелфиан война со Швеціей пріостановилась еще въ 1657 году. Самъ Карлъ-Густавъ, черезъ своихъ пословъ, задержанныхъ въ Москвъ передъ объявленіемъ войны, предлагалъ Алексвю Михайловичу миръ и соглашался титуловать его вслибимъ княземъ литовскимъ, водынскимъ и подольскимъ, Московское правительство пріостановило военныя дійствія противъ шведовъ, но не вступало въ переговоры съ ними до весны 1658 года; наконецъ оно назначило для этой цъли боярина князя Ивана Прозоровскаго и думнаго дворянина Авапасія Лаврентьевича Ордынь-Нащовина. Последній быль оффиціально товарищемъ Прозоровскаго, но пользовался особеннымъ довъріемъ государя. Царь поручалъ ему лично вести все дёло и сообщаться съ нимъ тайно черезъ приказъ тайныхъ дёль. Русскіе послы болёе двухъ лёть тяпули дёло. Они, то спорили со шведскими послами о мъстъ переговоровъ, то ссорились между собою. Нащокина не терпъли ни его главный товарищъ Прозоровскій, ни воевода Хованскій, которому падлежало съ войскомъ охранять посольскій съйздъ; шведы также не любили Нащокина, потому что не надъялись отъ него уступчивости и считали его приверженцемъ поляковъ. Между темъ, шведскій король Карль-Густавъ умеръ, а преемникъ его, король Карлъ XI, въ мав 1660 года поспъшиль заключить мирь съ Польшею въ Оливѣ, по которому Польша уступила Швеціи Ливонію. Понятно, что послѣ того піведы стали неуступчивъе, а военныя дъла Москвы съ Поль шею пошли какъ нельзя хуже для первой. Нащокинъ, по царской милости, уже не занималь второстепеннаго мъста въ посольствъ, но получилъ званіе великаго посла и начальпаго воеводы. Онъ, однако, уклонился отъ дъла, которое не могло быть окончено съ пользою для государства, и бояринъ князь Иванъ Прозоровскій, назначенный вновь главнымъ посломъ, заключилъ въ іюнъ 1661 года въчный миръ въ Кардиссь (между Деритомъ и Ревелемъ), по которому уступилъ Швеціи взятые Московскимъ Государствомъ города въ Ливопін; затёмь отношенія Москвы къ Швецін возвратились къ условіямъ Столбовскаго мира.

Война со Швецією не принесла никакой выгоды и, напротивъ, сбила Московское Государство съ того пути, по которому опо такъ удачно пошло-было въ дёлё вёковаго спора за русскія земли, захваченныя Польшею.

Затрудненія московскаго правительства не ограничивались одвѣми военными неудачами. Внутри государства господствокало разстройство и истощеніе. Война требовала безпрестан-

наго пополненія ратныхъ силь; служидыхъ людей то и дёло собирали и отправляли на войну: опи разбътались; сельскіе жигели разныхъ въдомствъ постоянно поставляли даточныхъ людей, и черезъ то край лишался рабочихъ рукъ; народъ быль отягощаемъ налогами и повинностями; поселяне должны были возить для продовольствія ратнымъ людямъ толокно, сухари, масло; торговые и промышленные люди были обложены десятою деньгою, а въ 1662 году наложена на нихъ нятая деньга. Налоги эти производились такимъ образомъ: въ посадахъ воеводы собирали сходку, которая избирала изъ своей среды своихъ окладчиковъ; эти окладчики окладывали прежде самихъ себя, потомъ всёхъ посадскихъ по ихъ промысламъ, сообразно сказкамъ, подаваемымъ самими окладываемыми лицами, причемъ происходили нескончаемые споры и доносы другь на друга. Тяжела была эта пятая деньга, а финансовая продёлка, къ которой прибёгло правительство, думая поправить денежныя дёла, произвела окончательное разстройство. Правительство, желая скопить какъ можно более серебра для военныхъ издержевъ, приказало всеми силами собирать въ казну ходячія серебряныя депьги и выпустить на мъсто ихъ мъдныя конъйки, денежки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь къ себъ все серебро, вельно было собирать недоимки прошлыхъ лътъ, а равно десятую и потомъ пятую деньгу, не иначе, какъ серебряными деньгами, ратнымъ же людямъ платить мёдью. Вмёстё съ тёмъ правительство издало распоряжение, чтобы никто не смёль подымать цёну на товары, и чтобы мёдныя деньги ходили по той же цънъ, какъ и серебряныя. Но это оказалось невозможнымъ. Стали на мединя деньги скупать серебряныя и прятать ихъ; этимъ подняли цёну серебра, а затёмъ поднялась цёна и на всё товары. Служилые люди, получая жалованье мідью, должны были покупать себі продовольствіе по дорогой цёнё. Кромё того, легкость производства мёдной монеты тотчасъ искусила многихъ: головы и цёловальники изъ торговыхъ людей, которымъ былъ порученъ надзоръ за производствомъ денегъ, привозили на денежный дворъ свою собственную мёдь и дёлали изъ нея деньга; сверхъ того, денежные мастера, служивше на денежномъ дворъ, всякие оловянщики, серебрянники, мъдники, дълали тайно деньги у себя въ ногребахъ и выпускали въ народъ; такимъ образомъ мъдныхъ денегъ дълалось больше, чъмъ было нужно. Въ одной Москвъ было выпущено поддъльной монеты на 620,000 рублей. Мъдныя деньги были пущены въ ходъ въ 1658 году,

и по первое марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денегъ нужно было прибавить десять алтынъ; къ концу этого года прибавочная цёна дошла до 26 алтынъ 4 деньги; въ марте 1661 года за рубль серебряных денегъ давали два рубля мёдью, а лётомъ 1662 г. возвысилась цённость серебрянаго рубля до 8 рублей мёдныхъ. Правительство казнило нёсколькихъ дёлателей мёдной монеты; имъ отсёнали руки и прибивали къ стёнё денежнаго двора, заливали растопленнымъ оловомъ горло. Но тутъ распространился слухъ, что царскій тесть Милославскій и любимецъ Матюшкинъ брали взятки съ преступниковъ и выпускали ихъ на волю. По Москвё стали ходить подметныя письма; ихъ прибивали къ воротамъ и стёнамъ.

25-го іюля, когда царь быль въ Коломенскомъ сель, въ Москвъ въ этотъ день на Лобномъ мъстъ собралось тысячъ пять народу. Стали читать во всеуслышаніе подметныя письма. Толпа закричала: идти къ царю требовать, чтобы царь выдаль виновныхъ бояръ на убіеніе! Бывшіе въ Москвъ бояре посившно дали знать царю. Одна часть парода бросилась грабить въ Москвъ домы ненавистныхъ для нихъ людей, другая — еще большею толною двинулась въ село Коломенское, но безъ всякаго оружія. Царь быль у объдни. Когда въ нему пришла въсть о московской смуть, онъ приказаль Милославскому в Матюшкину спрятаться у царицы, а самъ оставался на богослужении до конца. Выходя изъ церкви, онъ встрътилъ толну, которая бъжала въ нему съ вривомъ и требовала выдачи тестя и любимца. Царь ласково сталъ уговаривать москвичей и объщаль учинить сыскъ. "А чему намъ върить?" кричали мятежники и хватали царя за пуговицы. Царь объщался имъ Богомъ и далъ имъ на своемъ словъ руку. Тогда одинъ изъ толны ударилъ съ царемъ по рукамъ, и всё сповойно вернулись обратно въ Москву. Немедленно царь отправиль въ столицу князя Ивана Андреевича Хованскаго, велёль уговаривать народь, и об'єщаль прібхать въ тотъ же день въ Москву для розыска. Въ это время москвичи ограбили домъ гостя Шорина, который тогда собиралъ со всего Московскаго Государства пятую деньгу на жалованье ратнымъ людямъ и черезъ то опротивълъ народу. Гостя не было тогда въ Москвъ; мятежники схватили его пятнадцатилътняго сына, который одълся-было въ врестьянское платье и хотвль убъжать. Прівхаль Хованскій, сталь уговаривать толцу. Москвичи закричали: "Ты, Хованскій, человікь добрый, намъ до тебя дёла нётъ! пусть царь выдастъ измённиковъ

своихъ бояръ". Хованскій отправился назадъ къ царю, а вслёдъ за нимъ толпа, подхвативши молодаго Шорина, бросилась изъ города въ Коломенское. Мятежники страхомъ принудили молодого Шорина говорить на своего отца, будто онъ уёхалъ въ Польшу съ боярскими письмами. Бояре Федоръ Федоровичъ Куракинъ съ товарищами, которымъ была поручена Москва, выпустивши изъ города эту толпу, приказали запереть Москву со всёхъ сторонъ, послали стрёльцовъ останавливать грабежъ и наловили до 200 человёкъ грабителей, а потомъ отправили въ Коломенское до трехъ тысячъ стрёльцовъ и солдатъ для охраненія царя.

Толпа, вышедшая изъ Москвы съ Шоринымъ, встрътилась съ тою толною, которая возвращалась отъ царя, и уговорила последнюю снова идти къ царю. Мятежники ворвались на царскій дворъ; царица съ д'ятьми сид'яла запершись и была въ большомъ страхв. Царь въ это время садился на лошадь, собираясь вхать въ Москву. Нахлынувшая въ царскій дворъ толпа поставила передъ царемъ Шорина, и несчастный мальчикъ изъ страха началъ наговаривать на своего отца и на бояръ. Царь, въ угождение народу, приказалъ взять его подъ стражу и сказаль, что тотчась вдегь въ Москву для сыску. Мятежники сердито закричали: "Если намъ добромъ не отдашь бояръ, то мы сами ихъ возьмемъ по своему обычаю! " Но въ это время царь, видя, что къ нему на помощь идуть стрёльцы изъ Москвы, закричаль окружавшимъ его придворнымъ и стръльцамъ: "Ловите и бейте этихъ бунтовщивовъ! "У москвичей не было въ рукахъ никакого оружія. Они всё разбёжались. Человёкъ до ста въ посиёшномъ бёгствё утонуло въ Москв'в ръкъ; много было перебито. Московскіе жители всякихъ чиновъ, какъ служилые, такъ и торговые, не приставшіе въ этомъ мятежу, отправили въ царю челобитную, чтобы воровъ переловить и казнить. Царь въ тотъ же день приказаль повъсить до 150 человъкъ близъ Коломенскаго села; другихъ подвергли пыткъ, а потомъ, отсъкали имъ руки и ноги. Менже виновныхъ били кнутомъ и клеймили разженнымъ желтомъ буквою б (т.-е. бунтовщикъ). Последнихъ сослали на вечное житье съ семьями въ Сибирь, Астрахань и Теркъ (городъ, уже не существующій на рѣкъ Терекъ). На другой день прибыль царь въ Москву и приказаль по всей Москвъ на воротахъ повъсить тъхъ воровъ, которые грабили домы. По розыску оказалось, что толпа мятежниковъ состояла изъ мелкихъ торгашей, боярскихъ холоповъ, разнаго рода гулящихъ людей, и отчасти служилыхъ, именно рейтаръ. Въ числѣ виновныхъ пострадали и невинные. Мѣдные деньги продолжали еще быть въ обращеніи цѣлый годъ, пока, наконецъ, дошло до того, что за рубль серебряный давали 15 рублей мѣдныхъ. Тогда правительство уничтожило мѣдныя деньги, и опять были пущены въ ходъ серебряныя.

Понятно, что при такихъ нестроеніяхъ, охватывавшихъ всь стороны общественной жизни, желаніемъ правительства было помириться съ Польшею во что бы то ни стало. Первая попытка къ этому была сделана еще въ марте 1662 года; но польскіе сенаторы немедленно отв'ячали, что мира не можеть быть иначе, какъ на основании Поляновскаго договора. Тяжело было на это рёшиться, -- потерять плоды многолетнихъ усилій, отдать снова въ рабство Польше Малороссію и потерпъть крайнее унижение. Но и противной сторонъ не во всемъ была удача. Въ 1664 г. король Янъ-Казимиръ попытался было отвоевать Малороссію леваго берега Днепра, и не успълъ, потерпъвши поражение подъ Глуховомъ. Въ Малороссіи происходили междоусобія и неурядица, но полякамъ все-таки было мало на нее надежды. Московскіе ратные люди, правда, успъли своими насиліями и безчинствомъ поселить раздражение противъ великоруссовъ, а безразсудное поведеніе московскаго правительства заставляло все бол'ве и болье терять въ нему довъріе, но, тымь не менье, малороссійскій народъ считаль польское владычество самымь ужаснымъ для себя бъдствіемъ и отвращался отъ него съ ожесточеніемъ. Поляки не въ силахъ были сладить съ козаками одни, и еслибы московское правительство уступило всю Малороссію Польш'в, то посл'єдней удержать ее за собою не было бы возможности. Это-то обстоятельство заставляло поляковъ, песмотря на упоеніе своими успъхами, быть податливъе на московскія предложенія. Королевскій посланникъ Венцлавскій договорился въ Москвъ съ Ордынъ-Нащокинымъ устроить съёздъ пословъ. Съ московской стороны были назначены: князь Никита Ивановичь Одоевскій, князья-бояринь Юрій и окольничій Димитрій Алексвевичи Долгорукіе; къ нимъ приданы были думные дворяне, въ числъ которыхъ были Аоанасій Лаврентьевичь Ордынъ-Нащокинъ и дьякъ Алмазъ Ивановъ. Съ польской стороны были коммиссары: коронный канцлеръ Пражмовскій и гетманъ Потоцкій.

Душою этого важнаго начинавшагося дёла быль Ордынъ-Нащовинъ. Этотъ человёвъ еще прежде быль расположенъ въ Польше; онъ отчасти пронився польскимъ духомъ, съ

увлеченіемъ смотрівль на превосходство Запада и съ презрівніемъ отзывался о московскихъ обычаяхъ. Былъ у него сынъ Воинъ. Отецъ поручилъ его воспитание польскимъ илъниивамъ, и плодомъ такого воспитанія было то, что молодой Ордынъ-Нащокинъ, получивши отъ царя поручение къ отцу съ важными бумагами и деньгами, ушелъ въ Польшу, а оттуда во Францію. Поступокъ быль ужасный по духу того времени: отецъ могъ ожидать для себя жестокой опалы, но Алексви Михайловичь самь написаль ему дружеское письмо, всячески утёшаль въ постигшемъ его горъ и даже къ самому преступнику, сыну его, относился списходительно. "Онъ человъкъ молодой, — писалъ царь, — хощетъ создание Владычне и руку его видъть на семъ свътъ, яко же и птица летаетъ стио и овамо и, полетавъ довольно, паки къ гитзду своему прилетить. Такъ и сынъ вашъ воспомянеть гитело свое телесвое, наипаче же душевное привязаніе ко св. купѣли, и въ вамъ скоро возвратится". Аванасій Нащовинъ былъ столько же привязанъ къ Польшѣ, сколько предубѣжденъ противъ Швецін. Онъ считаль шведовь естественными, закоренёлыми врагами Руси и, напротивъ, союзъ съ Польшею - самымъ спасательнымъ дёломъ. Явпо находясь подъ вліяніемъ полявовъ, онъ повторалъ царю то, что много разъ высказывали поляки: что Московское Государство, въ союзъ съ Польшею, можетъ сделаться страшнымь для бусурмань. Нащовинь не терпель козаковъ и совътовалъ прямо возвратить Малороссію Польшѣ. На первый разъ благочестивый царь возмутился мыслью объ отдачв Польшв козавовъ и, отправляя посольство изъ Москвы, только въ крайнемъ случав соглашался сдвлать Дивиръ границею между Польшею и Московскимъ Государствомъ.

Начались съвзды уполномоченныхъ; они то прерывались, то опять возобновлялись. Московскіе послы предлагали то одно, то другое; польскіе стояли на одномъ, чтобы не уступать ни пяди земли. Завлючили только перемиріе до іюня 1665 года. По истеченіи его, переговоры были отложены до мая 1666 года и начались въ это время въ деревнѣ Андрусовѣ падъ рѣкою Городнею. На этотъ разъ Нащокинъ былъ уже главнымъ посломъ. Сынъ его Воинъ возвратился изъ-за границы и, по просьбѣ отца, царь простиль его: такъ любилъ парь Аванасія Нащокина. Оказалось, что заключить такъ называемый вѣчный миръ, какъ сперва предполагалось, было слишкомъ трудно. Мѣшали этому главнымъ образомъ козаки, потому что не хотѣли ни за что идти подъ власть Польши, не прекращали военныхъ дѣйствій противъ поляковъ и, по

завлюченія мира, скоро втянули бы въ войну об'в державы. Притомъ же Московскому Государству, после недавнихъ успеховъ, было слишкомъ тяжело отрекаться на въчныя времена отъ правъ на русскія земли. Царь рёшительно быль противъ этого. Въ концъ переговоровъ сильно спорили за Кіевъ; Нащовинъ убъждаль царя уступить и Кіевъ. Онъ смотрель на него не болве, какъ на порубежный городъ, указывалъ, что въ данное время въ Московскомъ Государствъ уменьшились доходы, нечёмъ давать жалованье ратнымъ людамъ; денегъ мало; турки и татары угрожають овладьть Малороссіею, а на върность козаковъ нельзя полагаться. Когда, наконецъ, въ исходъ 1666 года Нащокинъ извъстилъ, что если не будеть заключено перемиріе, то польскія войска войдуть въ смоленскій убздь, царь согласился на уступки. Въ это время заднъпровскій козацкій гетмань Дорошенко, напрасно хлопотавшій передъ царемъ, чтобы не допустить русскихъ до примиренія съ Польшею, призваль татарь и началь ожесточенную борьбу съ поляками. Татары разорили польскія области и увели до 100,000 пленныхъ. Это событе было признано польскими коммиссарами за главное препятствіе къ въчному миру. Они боялись, что если будеть заключень въчный миръ, то это озлобить туровъ и татаръ. 12 января 1667 г. заключено было перемиріе па 13 літь до іюня 1680 года. Дивпръ назначенъ былъ границею между русскими и польскими владеніями; Кіевъ оставлень за Россією только на два года, а на удовлетвореніе шляхть, разоренной козаками, царь объщаль милліонь злотыхь. Когда потомь въ Москвъ утверждалось это перемиріе, Нащовинъ и польскіе послы пришли обоюдно въ сознанію необходимости обоимъ государямъ, русскому и польскому, общими силами усмирить козаковъ. Нащовинь ненавидёль ихъ потому, что считаль ихъ безповойными матежниками. Такой взглядь совпадаль съ теми понятіями, какія человікь этоть составиль себі о государственныхь порядкахъ. Онъ съ презрѣніемъ отзывался о голландцахъ, назы. валь ихъ муживами и, услышавши, что французскій и датскій короли соединялись съ голландцами противъ Англіи, навываль ихъ безразсудными, именно за то, что вступаютъ въ союзъ съ республиканцами. "Надобно бы, - говорилъ онъ, - соединиться всёмь европейскимь государямь, чтобы уничтожить всь республики, которыя есть ничто иное, какъ матери ересей и бунтовъ".

Андрусовскій миръ считался въ свое время успѣхомъ. Дѣйствительно, Россія пріобрѣла то, чѣмъ владѣла до Смутнаго

времени, и даже нъсколько болье; но эти пріобрътенія были слишкомъ ничтожны, сравнительно съ потерею нравственнаго значенія государства. Достигши цёли стремленія многихъ візковъ, овладъвши почти добровольно тъми древними областями, гдв начиналась и развивалась русская жизнь, потерять все это было большою утратою и униженіемъ. Андрусовскій договоръ носиль въ себъ зародышь тяжелыхъ бъдствій, кровопролотій и народныхъ страданій на будущія времена. Несчастная Малороссія испытала прежде всего его пагубное вліяніе. Эта страна, выбившись съ такими усиліями изъ-подъ чуждой власти, соединившись добровольно съ другой половиною Руси, и, несмотря на жестокую борьбу съ поляками, стоившую ей много крови, еще довольно населенная и въ некоторыхъ местностяхъ цвътущая, ни за что не желала возвращаться подъ власть поляковъ и потеривла такое опустошение, что, черезъ несколько леть, плодоносныя поля ея, начиная отъ Дивира до Дивстра, представлялись совершенно безлюдною пустынею, гдъ только развалины людскихъ поселеній, да человъческія кости указывали, что она была обитаема. Сама Польша только временно и по наружности выигрывала, а не на самомъ дълъ, какъ показали событія. Все это, однако, было послъдствіемъ не столько Андрусовскаго договора, сколько тёхъ прежнихъ ошибокъ, которыя привели къ необходимостя заключить Андрусовскій договорь. Въ исторіи, какъ въ жизни, разъ сдёданный промахъ влечеть за собою рядъ другихъ, и испорченное въ нъсколько мъсяцевъ и годовъ исправляется цёлыми вёками. Богданъ Хмельницкій предвидёль это, сходя въ могилу, когда московская политика не хотела слушать его совътовъ:

Война отразилась многими измѣненіями во внутреннемъ норядкѣ. Это время было замѣчательно, между прочимъ, тѣмъ, что тогда умножилось число вотчинъ, и земля болѣе и болѣе стала дѣлаться наслѣдственною частною собственностью. Обыкновенная царская награда служилымъ людямъ за ихъ воинскія заслуги состояла въ обращеніи ихъ помѣстной земли въ вотчиную; впрочемъ, это дѣлалось такъ, что въ награду обращалась въ вотчину только часть помѣстной земли <sup>1</sup>).

Скудость средствъ для веденія войны заставила прибъгать къ усиленнымъ и ненавистнымъ путямъ пріобрътенія. Въ 1663 году возобновлены были снова винные откупы. Горячіе

<sup>&#</sup>x27;) Боярамъ по 500, окольничимъ по 300, думнымъ боярамъ по 250, думнымъ дъякамъ по 200, а прочимъ со 100 четей по 20 четей, а въ дву потому-жъ.

напитки продавались въ государствъ двумя способами: на въру и съ откупа. Дело винной продажи чаще всего соединялось съ таможеннымъ дёломъ, и тамъ, гдё продажа вина и таможенные сборы были "на въру" — то и другое довърялось назначаемымъ отъ правительства таможеннымъ и кружечнымъ головамъ и выборнымъ целовальникамъ при нихъ. Должности эти были до крайности затруднительны и разорительны для техъ, на вого возлагались, потому что головы и целовальники, находя таможню и кружечный дворь въ разстройствв, должны были заводить на свой счеть всякаго рода матеріаль. Правигельство требовало, чтобы какъ можно болве доставлялось доходовъ, и въ случав недобора, имъ приходилось доплачивать въ казну и изъ собственнаго состоянія. Для увеличенія доходовъ отъ вина, правительство привазывало смёшивать плохое вино съ хорошимъ, "лишь бы казнъ было прибыльнъе", и стараться, чтобы къ концу года быль выпить весь наличный запась вина. Кромъ того, таможеннымъ головамъ и цъловальникамъ запрещалась всякая другая торговля во время исполненія своей должности. Неудивительно, что эти блюстители царской выгоды пополняли свои убытки всевозможными злоупотребленіями. Таможенные и вружечные сборы отдавались на откупъ въ приказахъ "съ паддачею", т.-е. тому, кто больше даеть, иногда компаніи торговыхь людей, а иногда цълому посаду. Кружечные дворы были собственно въ посадахъ, а въ селахъ и деревняхъ учреждались временные "торжви", куда таможенные головы посылали особыхъ цёловальниковъ для торговли. Въ 1666 году начали появляться и въ селахъ постоянные кабаки. Они утанвали въ свою пользу все, что получали сверхъ оклада, запимались тайно торговлею, вопреки запрещенію пропускали безпошлинно однихъ торговыхъ людей по свойству, по дружбъ, а болъе всего за посулы, другимъ же торговцамъ причиняли ущербъ и разоренія своими придприями. Въ особенности предлогомъ къ придпр. камъ и задержкамъ служило подозрѣніе въ торговлѣ заповъдными товарами, какъ, напр., табакомъ. За покушение торговать табакомъ и даже за следы существованія этого зелья бралась въ это время огромная пеня.

Стараясь ухватиться за всякую мёру увеличенія казеннаго дохода, правительство осталось глухо къ убъжденіямъ посланника англійскаго короля Карла II, графа Карлейля, который, отъ имени своего государя, просиль о возобновленіи привилегій англійской компаніи и расточаль множество доводовь въ подтвержденіе мысли, что безношлинная торговля принесеть обогащение и московской казив, и народу; Карлейль увхалъ ни съ чемъ: англичане были сравнены съ прочими иноземцами. Въ этомъ случат правительство делало угодное московскимъ гостямъ и вообще крупнымъ торговдамъ, которые и прежде не терпъли привилегій, даваемыхъ иноземцамъ, тогда какъ, напротивъ, мелкимъ торговцамъ эти привилегіи были выгодны, потому что доставляли возможность непосредственно торговать съ иноземцами и темъ освобождали ихъ отъ зависимости, въ которой иначе опи находились бы у русскихъ крупныхъ торговцевъ. Правительство, нуждаясь въ деньгахъ, въ это время до того мирволило интересамъ крупныхъ торговцевъ, доставлявшихъ ему деньги, что во Исковъ согласилось было даже на возобновление выборнаго самоуправленія, устроеннаго въ выгодахъ врушныхъ торговцевъ. Съ 1665 года, по ходатайству бывшаго тогда во Псковъ воеводою Аванасія Ордынъ-Нащовина (который по своей любви къ иноземщипъ склоненъ былъ къ порядкамъ, смахивавшимъ на Магдебургское право), правительство положило учредить выборное начальство изъ пятнадцати членовъ, изъ которыхъ нять управляли бы погодно; съ этимъ вместе вводилась свободная продажа питей, съ платежомъ въ казну оброка, и безпошлинная торговля съ пноземцами на два двух-недѣльпредпринималась съ цълью оградить маломочнихъ людей отъ сильныхъ, по такая цель не только не могла быть достигнута, а была противоположна смыслу устава, по которому правленіе сосредоточивалось въ рукахъ этихъ сильныхъ людей; маломочнымъ же людямъ не дозволялось вступать въ прямия сношенія съ иноземцами: имъ оставлялось только право служить коммиссіонерами у русскихъ крупныхъ торговцевъ для скупки русскихъ товаровъ, которые будутъ переходить въ руки иноземцевъ не иначе, какъ отъ крупныхъ торговцевъ. Вскоръ мъсто Нащовина во Псковъ заняль врагь его, Хованскій; маломочные люди подали последнему челобитную, доказывая что новое правленіе, выдуманное при Нащовинь, будеть выгодно только для лучшихъ людей и не принесетъ пользы казив. Всв затви псковскихъ лучшихъ людей, покровительствуемыхъ Нащовинымъ, были уничтожены; продажу вина вельно производить съ откупа; все управление осталось опать въ рукахъ воеводъ и дьяковъ, со всеми вопіющими злоупотребленіями, свойственными тогда этого рода управленію въ Россіи.

Скудость казны побуждала правительство къ стёсненію торговли. Въ 1666 году прежняя рублевая пошлина замънена двойною (по 20 денеть съ рубля), но въ 1667 изданъ быль новый торговый уставь, по которому возобновлена прежняя десятая пошлина съ разными видоизмѣненіями 1). Тогда, по челобитью торговыхъ людей, установлены въ Москве и въ порубежныхъ городахъ особые головы и цёловальники по торговымъ дёламъ, независимые отъ таможенныхъ головъ. Понятно, что торговля стёснялась темъ, что купцы, разъвзжая съ товарами, много разъ подвергались задержанію, осмотру и разнымъ платежамъ. Правительство старалось какъ можно болве привлечь въ казну золотой и серебряной монеты и приказывало собирать съ иноземныхъ купцовъ пошлину золотыми, считая каждый золотой въ рубль, и ефимками (серебр. мон.), считая ефимокъ въ полтину, а потомъ приказывало прикладывать къ ефимкамъ штемпели, и пускало ихъ въ обращение по рублю. Съ техъ иноземцевъ, которые покупали русскіе товары на чистыя деньги, не бралось вовсе пошлинъ. Въ видахъ скопленія въ казенное достояніе всякаго рода драгоценных металловь, запрещалось людямь низкаго состоянія покупать золотыя вещи, подъ благовиднымъ предлогомъ, чтобы не дать имъ промотаться.

Правительство обращало тогда вниманіе на торговлю съ Персією, главнымъ образомъ оттого, что черезъ эту страну можно было получать изъ Индіп драгоцінные камни, жемчугь, золото и разныя рідкости, такъ наз., узорочные товары; но торговля эта для русскихъ купцовъ была очень затруднительна, такъ какъ на пути они подвергались грабежамъ, въ особенности въ Шемахъ и Таркахъ. Въ 1666 году армянинъ Григорій Усиковъ, членъ армянской компаніи въ Персіи, при посредствъ Ордынъ-Нащокина, заключилъ договоръ, по которому компаніи, съ платежомъ пошлинъ пяти денегъ съ рубля, было дано право торговать въ Астрахани, Москвъ, Архангельскъ и ъздить за границу. Договоръ этотъ важенъ быль потому, что повлекъ за собою постройку перваго русскаго карабля съ цёлью плаванія по Каспійскому

<sup>1)</sup> Такъ русскіе и иноземцы въ Архангельскі платили съ вісомыхъ товаровъ 10 денегъ, а съ невісомыхъ и съ монеты 8 денегъ. За продажу соли везді брали 20 денегъ. Сахаръ и вино подлежали особой возвышенной пошлині. Иноземцы, торговавшіе внутри Россіи, платили 12 денегъ, да, кромі того, пройзжихъ пошлинъ 20 денегъ. Иноземцы, подъ страхомъ отобранія товаровъ, не сміли торговать съ ниоземцами русскими товарами и, прійзжал въ русскій городъ, могли вести торговлю только съ купцами этого города.

морю 1). Постройка его производилась въ селѣ Дедиловѣ Яковомъ Полуектовымъ съ большими препятствіями: Полуектовъ съ трудомъ могъ найти рабочихъ, жаловался на ихъ неисправность, а опи жаловались на то, что онъ ихъ бъетъ и моритъ голодомъ. Корабль, однако, былъ изготовленъ, названъ Орломъ и спущенъ въ 1669 году на Оку, а потомъ на Волгу. Одновременно съ Орломъ построены были яхта, два шенска и ботъ. Постройка Орла обошлась въ 2,021 рубль, а капитаномъ его назначенъ голландецъ Давидъ Бутлеръ. Всѣ матросы на немъ были иноземци. Этимъ не ограничивались: хотѣли построить еще суда съ цѣлью плаванія по морю. Но Стенька Разинъ сжегъ первый русскій корабль.

Планы армянской компаніи послів того пошатнулись. Между тімь, гости и торговые люди, у которыхъ правительство просило совіта, были противъ дозволенія торговать армянамъ съ иностранцами. Армянамъ дозволили только продавать шелкъ въ казну. Русскимъ не позволяли іздить въ Персію, а персіянамъ дозволили торговать только въ одной

Астрахани.

Одновременно съ собираніемъ въ казну серебряной и золотой монеты правительство старалось объ отыскании въ своемъ государствъ всякаго рода руды, особенно серебряной. Въ 1659 г. приказано было въ Сибири кликать чрезъ бирючей, чтобы всякъ, кто въдаеть гдъ нибудь по ръкамъ золотую, серебряную и мъдную руды и слюдныя горы, тотъ приходилъ бы въ съвзжую избу и доносиль объ этомъ воеводв. По этимъ кликамъ было нъсколько заявленій, которыя, однако, не привели къ важнымъ последствіямъ. Сибирскимъ удальцамъ, отправлявшимся для отысканія новыхъ земель, давался наказъ высматривать: пътъ ли гдъ серебряной и золотой руды. Правительство также думало найти ее на съверо-востокъ европейской Россіи въ пустозерскомъ увздв. Тамошніе жители обязаны были искать руду, и это было для нихъ до крайности затруднительно, потому что они должны были бороться съ большими препятствіями, а добиться чего либо не могли, потому что были неискусны и несвёдущи въ этомъ дёлё 2).

<sup>1)</sup> Русскіе котыли было прежде завести флоть на Балтійскомъ моры, въ Курляндской земль, для торговыхъ цылей; но курляндцы отклонили русскихь отъ этого намыренія.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Самъ царь Алексей Михайловичъ очень любиль золотыя и серебряныя вещи и часто проводиль время въ разсматриваніи работь серебряниковь и ювелировь. Обычай нашихъ предковъ укращать образа окладами развиль серебряное мастерство въ разныхъ видахъ, но въ это время царь приказаль лучшихъ изъ мастеровъ выби-

Медь добывалась близъ Соликамска и доставлялась въ казну по два и по три рубля за пудъ, а продавалась изъ казны на мёстё добыванія частнымь лицамь по четыре съ полтиною, но, по своему малому количеству, не приносила большого дохода. Въ концъ парствованія Алексыя Михайловича найдена была мъдная руда около Олонца и на ръкахъ, впадающихъ въ Мезень 1). Обработка жельза производилась на югь отъ Москвы, близъ Тулы и Коширы. Одинъ изъ самыхъ большихъ заводовъ принадлежалъ Петру Марселису: его работы производились на тридцати верстахъ между Серпуховомъ и Тулою. Другой заводъ на реке Протве, за 90 версть отъ Москвы по калужской дорогъ, находился въ завъдыванін Акемы. Заводчики им'ёли свои привилегіи и приписныя села. На заводахъ выдёлывалось полосовое, листовое и прутовое жельзо, якори, гвозди, мельничные снаряды, двери, ставни, ступы, ядра. У Марселиса делались и пушки. Величайшее затруднение этихъ заводчиковъ состояло въ томъ, что трудно было достать мастеровыхъ и вообще работники обходились очень дорого 2).

Крестьяне во времена войнъ Алексъ́я Михайловича находились въ утъ́сненномъ положеніи, такъ какъ владѣльцы, нуждаясь въ издержкахъ по поводу военной службы, старались доставлять себъ́ черезъ ихъ работу боль́е доходовъ. Тогда крестьяне еще боль́е потеряли свои права и уравинвались съ холопами. Прежде запрещено было брать крестьянъ въ дворъ, но теперь вошли въ обычай такіе случаи. Когда помѣщикъ уклонялся отъ службы, и не могли его отыскать, то брали его крестьянъ и держали въ тюрьмѣ. Когда давалась вотчина, то вотчинникъ ничѣмъ не былъ связанъ по отношенію къ крестьянамъ: не было постановлено пикакихъ твердыхъ правилъ, ограничивающихъ произволъ владѣльцевъ; напротивъ того, крестьянамъ вмѣнялось въ долгъ дѣлать все, что́ прикажетъ помѣщикъ, и илатить все, чѣмъ опъ ихъ изо-

рать въ приказъ золотого и серебряпаго дёла на вёчную службу, и вообще старался скупать въ казну такого рода работы. За неимъніемъ своихъ драгоцьпныхъ металловъ, золото и драгоцьпные камни привозили въ Россію изъ-за границы, между прочимъ, съ востока греки, персіяне и армяне.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Правительство давало на обработку этой руды привилегіи: нидерландцу Іовису и Петру Марселису съ условіємъ выписать мастеровъ изъ Даніи.

<sup>2)</sup> Надзиратель за работами получаль 300 рублей въ годъ, мастеръ съ пуда — алтынъ, простой рабочій—двё копейки съ пуда, а кочегаръ — деньгу. Дрова обходились по 14 коп. за квадратную сажень.

брочить 1). Въ боярскихъ вотчинахъ еще существовали въ это время выборные старосты и цёловальники по давнему обычаю, но надъ ними выше стоялъ прикащикъ, назначенный отъ владёльца. Находясь въ полномъ повиновеніи у владёльца, крестьяне должны были иногда исполнять, по ихъ повелёнію, и беззаконныя дёла; такъ, вотчиные и пом'єщичьи крестьяне, по приказанію господина, нападали на крестьянъ другаго владёльца, съ которымъ ихъ господинъ былъ въ ссорё.

Эти явленія совпадали съ произволомъ, господствовавшимъ во всемъ и повсюду. Сильнѣйшій давилъ слабѣйшаго; низшій исполнялъ беззаконныя приказанія высшаго. Служилые люди, по повелѣнію воеводъ, дѣлали всевозможныя насилія посадскимъ и крестьянамъ.

Неудивительно, что при такой неурядицъ разбои были постояннымъ явленіемъ. Въ 1655 году правительство, не въ силахъ будучи справиться со множествомъ воровъ и разбойниковъ, ръшилось объявить имъ всёмъ прощеніе, если они принесуть покаяніе и перестануть совершать преступленія. кроткая міра естественно не могла привести къ желаемому успёху, такъ какъ не прекращались причины, побуждавшія къ побъгамъ и разбоямъ. Черезъ два года, въ 1657 году, грабежи, убійства, поджоги усилились до такой степени, что правительство разослало сыщиковъ изъ дворянъ ловить разбойниковь, которые были большею частью изъ бъглыхъ крестьянь и прежде всего обращали свои злодвянія на господъ. Сыщики, гонявшіеся за б'єглыми съ отрядами стр'єльцовъ, пушкарей и собранныхъ волостныхъ людей, были вмёстё и судьями, казнили смертью обвиненныхъ и тутъ же пользовались своею властью для обдирательства народа. Не говоря уже о томъ, что они отягощали жителей доставкою себъ лошадей, пищи, питья, сторожей, они, подобно воеводамъ,

<sup>1)</sup> Крестьяне, бывшіе на издільной работі, по прежнему разділялись на выти, полагая обывновенно въ выти по дві десятины въ каждомъ полі. Эту господскую землю должны были они обработать, убрать клібъ, связать въ споны, собрать въ конны, которые назывались сотницами и записывались прикащиками въ ужинным вниги. Въ другихъ містахъ вмісто господской работы брали въ нользу господина выдільный клібъ—пятый, шестой пли четвертый спонъ. Кромі того, владілець облагаль крестьянь многими мелкими поборами. Иные обработывали у поміщиковъ землю на условіяхъ половины, четверти и т. п. Такія условія заключались обыкновенно съ нетяглыми, гулящими людьми. До какой степени было скудно населеніе, видно изъ того, что въ 44 деревняхъ и 23 починкахъ на сіверо-востокі Россій было сто крестьянскихъ дворовь и 106 чел. крестьянь. Это, однако, не было повсемістнымъ правиломъ. Напр., въ клімновскомъ уізді: 53 деревни и 44 починка, дворовь 133, людей 714, или: 103 деревни, 209 дворовь, 1,055 чел. крест.

перёдко научали ябедниковь или пойманныхъ ими преступниковъ клеветать то на того, то на другого въ участіи въ разбояхъ или въ пристанодержательстве разбойниковъ, чтобы потомъ притянуть оклеветанныхъ къ дёлу и обирать ихъ. Само собою разумвется, отъ такого обращенія только усиливалось бродяжничество, которое правительство хотело искоренить. Военныя обстоятельства тысяча шестисотъ шестидесятыхъ годовъ прибавляли къ числу бъглыхъ людей множество ратныхъ, ушедшихъ со службы. Поимка бъглыхъ и борьба съ разбойниками усиливались съ каждымъ годомъ; правительство то и дёло, что посылало то въ тотъ, то въ другой край сыщиковъ ловить посадскихъ, черносошныхъ вотчинныхъ крестьянъ, служилыхъ людей, наказывать ихъ и отправлять на мъста жительства, а разбойниковъ въшать. За всявимъ такимъ сыскомъ слёдовали новые безпорядки. Разбойничьи шайки становились все многолюднее и смеле; народъ делался все недовольнее, и такимъ образомъ подготовлялась почва для страшнаго бунта Стеньки Разина, натакое потрясение въ концъ царствования Алексъя несшаго Михайловича.

Это событіе, возмутившее государство, стоило много крови; произведено было много безчеловъчныхъ казней. Правительство,-котораго силу составляли бояре, воеводы, дьяки, служилые и приказные люди, -- вышло съ победою изъ борьбы съ чернымъ народомъ, потерявшимъ терпъніе, но не воснользовалось этимъ урокомъ для народной пользы. Только служилые и приказные люди получили свои выгоды и награды за службу во время мятежа. Управленіе по прежнему оставалось въ рукахъ воеводъ и приказныхъ людей: они могли брать посулы и поминки, дёлать всякаго рода насилія и ускользать отъ наказанія. Соблюдалась болже всего форма, особенно, когда дёло касалось имени государя 1). Страхъ за царскую безопасность или честь сталь еще более предметомъ заботливости, и въ это время последовало запрещение ездить въ Кремль мимо царскаго дворца. Ужасное "государево слово и двло" получало болве силы послв каждаго народнаго волненія.

<sup>1)</sup> Дьякъ могъ безнаказанно грабить и утвенять "сиротъ государевыхъ", какъ назывались на двловомъ языкв всв неслужилые люди, но за малвйшую ошибку или описку въ государевомъ титулв приказному человвку еще строже прежняго грозили батоги или, по крайней мврв, выговоръ въ родв следующаго: "Ты, дьячишко страдникъ, страдничій сынъ и плутишко, ты не смотришь, что къ намъ великому государю въ опискв писано непристойно; знатно пьешь и бражничаешь, и довелся ты жестокаго наказанів".

Польскій король Янъ Казимиръ отказался отъ престола еще въ 1668 году. Въ Польшъ образовалась партія, желавшая избранія сына Алексъя Михайловича, царевича Алексъя Алексъевича. Нащокинъ, имъвшій по прежнему большое вліяніе на государя, отговориль его посылать въ Польшу пословъ для этой цъли, представивши, что русскій государь потратитъ понапрасну много денегъ, а избраніе не состоится. На польскій престоль избрани Михаила Корибута Вишневецкаго. Малороссія никакъ не могла успоконться; гетманъ Дорошенко всѣми силами сопротивлялся Андрусовскому договору 1667 года, делившему Малороссію на две половины между Россією и Польшею: Кієвь не могь быть отдань Россією во время Польше. Это повлевло въ новымъ переговорамъ въ 1670 году. Послѣ нѣсколькихъ предварительныхъ съѣздовъ, Нащокинъ подтвердилъ Андрусовскій договоръ въ Мигновичахъ. Вопросъ о сдачѣ Кіева Польшѣ оставили нерѣшеннымъ. Въ конца 1671 года договоръ этотъ былъ подтвержденъ польскими послами въ Москвѣ: здѣсь уже главную роль игралъ бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ. Нащокинъ уже сошелъ со сцены 1). Русскій государь обѣщалъ давать помощь полякамъ противъ турокъ, и гетманъ Дорошенко, не желая оставаться подъ властью Польши, готовился поднять силы турокъ и татаръ за Малороссію. Московское правительство заключило мирный договоръ и съ Крымомъ: крымскій ханъ об'єщался отпустить всёхъ пленниковъ, но бедный Шереметевъ былъ задержанъ и оставался въ плену до заплаты большого выкупа въ 30,000 червонцевъ. Надёясь, какъ видно, на миръ съ Крымомъ, правительство обратило вниманіе на заселеніе южной части государства, и въ 1672 году состоялось замічательное постановленіе о раздачі ду-

<sup>1)</sup> Послё Андрусовскаго договора, Нащовивъ вошелъ въ чрезвычайную силу. Царь даль ему небывалый еще титулъ "Царственным большія печати и государственныхъ веливихъ посольскихъ дёлъ оберегателя". Самолюбивый до чрезвычайности, желчный и неуживчивый, Нащовинъ постоянно выставляль себя передъ царемъ единственно умнымъ и способнымъ человѣкомъ въ государствѣ, бранилъ и унижалъ бояръ и дьяковъ, вооружалъ противъ нихъ царя и былъ всёми ненавидимъ. Онъ явно добивался, чтобы царь во всемъ слушаль его одного, и постоянно игралъ роль сироты, гонимаго и обижаемаго врагами, а между тѣмъ всёмъ ворочалъ по своему усмотрѣнію. Но такое могущество, при всеобщемъ раздраженіи противъ него другихъ, близкихъ къ царю людей, не могло бытъ продолжительно. Царь сблизился съ Матвѣевымъ. Нащовинъ въ 1671 году потеряль мѣсто начальника посольскаго приваза, на которое назначенъ былъ Матвѣевъ. Ближайшія причины этой перемѣны неизвѣстны, но безъ сомнѣнія, удаленіе Нащовина показываетъ, что опъ потерялъ довѣріе цари. Нащовинъ не помирился съ своимъ падепіемъ и постригся въ Крипецкомъ мочастырѣ, бяизт Пскопа, подъ именемъ Антонія.

ховнымъ лицамъ и служилымъ людямъ "дикихъ полей" въ украинныхъ областяхъ. Но примиреніе съ Крымомъ, дававшее надежду на спокойствіе украинныхъ земель, было непродолжительно. Смуты въ Малороссіи скоро привели Россію къ военнымъ дъйствіямъ противъ турокъ и татаръ, когда Дорошенко призвалъ тъхъ и другихъ для противодъйствія раздълу Малороссіи, учиненному Польшею и Россіею.

Совокупныя дёйствія противъ турокъ и Дорошенка сдружали московское правительство съ Польшею. Въ Варшавъ сталь жить постоянный русскій посланцикь, резиденть. Изъ Польши прислали въ Москву такого же резидента. Въ концъ 1673 года скончался польскій король Михаиль, и въ Польшъ опять образовалась партія, состоявшая преимущественно изъ литовскихъ нановъ (гетмана Паца, Огинскаго, Бржостовскаго и др.), которая желала избрать на польскій престоль сына Алексъя Михайловича, даревича Өедора, съ условіями: принять католичество, вступить въ бракъ со вдовою покойнаго Михаила, возвратить Польш'ь вс'ь завоеванныя земли и вать деньги Польшт на войну противъ турокъ. Ближніе царскіе бояре, Матвъевъ и Юрій Долгорукій, отвъчали на это, что царь самъ желаетъ быть избраннымъ въ польскіе короли, но отъ привятія католичества отказывается. Такой отвътъ уничтожалъ планы соединенія польской короны съ московскою, и 8 мая 1674 года польскій сеймъ выбраль въ короли короннаго гетмана Яна Собъскаго. Московское Государство, связанное, по договору, объщаниемъ войны противъ турокъ, продолжало и при этомъ королъ оставаться въ пріязпенныхъ отношеніяхъ съ Польшею.

Царь Алексйй Михайловичь, какъ мы уже не разъ говорили, любившій всякій блескь, парадность, дорожиль какъ своей славою, такъ и славою своего государства въ чужихъ земляхъ. Пріємъ иноземныхъ пословъ быль для него большимъ праздникомъ; любилъ онъ разсылать и своихъ пословъ въ иноземныя государства. Въ его царствованіе мы встрѣчаемъ нѣсколько посольствъ, отправляемыхъ безъ особенной нужды и потому не имѣвшихъ важныхъ послѣдствій. Такъ, еще въ 1656 году стольникъ Чемодановъ, отправленный въ Венецію съ цѣлью попытаться занять денегъ, послѣ многихъ приключеній на морѣ, испытанныхъ на пути отъ Архангельска до Италіи, прибылъ случайно въ Ливорпо и вмѣсто Венеціи попалъ во Флоренцію. Тосканскій герцогъ Фердинандъ Медичи такъ отлично принялъ московское посольство, что царь посылаль туда одно за другимъ еще два посольства (Лиха-

чева и Желябужскаго). Въ 1667 году посылаемъ былъ въ Испанію, а въ слѣдующемъ году во Францію стольникъ Петръ Потемкинъ. Московскій государь искалъ дружбы и союза съ государями этихъ странъ. Съ своей стороны въ Испаніи и Франціи московскому посланнику дѣлали мирныя предложенія, которыя онъ не могъ принять, не имѣя наказа. Такимъ образомъ, изъ этихъ посольствъ ровно ничего не вышло, кромѣ развѣ того, что царь Алексѣй Михайловичъ изъ разсказовъ посланниковъ узнавалъ о порядкахъ и обычаяхъ далекихъ иноземныхъ государствъ, и само русское царство становилось извѣстнѣе на западѣ:

Также безплодно было и посольство въ папѣ маіора Мепезіуса въ 1674 году, отправленнаго для переговоровъ поводу войны съ турками. Напа Климентъ X ни за что хотель дать Алексею Михайловичу царскаго титула, не зная, что этотъ титулъ собственно означаетъ по смыслу западной динломатіи. Съ Персіей Алексъй Михайловичъ былъ постоянпо въ мирныхъ и частыхъ сношеніяхъ, хотя грузинскія дёла, набёги казаковъ на персидскіе берега и задержки русскихъ купцовъ на пути въ Персію возбуждали между двумя дворами нёкоторыя педоразумёнія. Въ 1675 году царь отправлялъ посольство въ отдаленную Индію искать дружбы одного изъ тамошнихъ государей. Въ тотъ же годъ отправленъ былъ переводчикъ посольскаго приказа, волохъ Ниволай Спафари, въ Китай. Русскіе въ Сибири, двигаясь къ востоку, дошли наконецъ до предъловъ Китайской имперіи. Возникли стольновенія по поводу власти надъ берегами Амура, онъ повели въ враждебнымъ дъйствіямъ съ объихъ сторонъ. Для превращенія столкновеній, дарь Алексей Михайловичь отправиль посольство въ Китай, въ надеждё заключить договоръ. Спафари съ большимъ трудомъ, при посредствъ језуитовъ, добился представленія богдыхану, но выъхалъ изъ Цекина ни съ чемъ, даже безъ грамоты, и привезъ въ Москву такое мивніе о китайцахь, "что въ цізомъ світі ніть такихъ плутовь, какъ китайцы".

1669 годь быль замёчательно несчастливь для царскаго семейства. 2 марта скончалась царица Марья Ильинишна, родивши дочь, которая умерла черезь два дня послё рожденія. Марья Ильинишна была очень любима за свой добрый вравь и готовность помогать людямь во всякой бёдё. Вслёдь за ней черезь три місяца умерь царевичь Симеонь, а черезь нісколько місяцевь другой царевичь — Алексій. Вь это время царь, требовавшій себі дружескаго утёшенія, особенно сбли-

зился съ Матвевымъ, который и прежде пользовался его благорасположеніемъ. Артамонъ Сергвевичъ быль изъ немногихъ русскихъ людей новаго покроя, сознававшій пользу просвъщенія, любившій чтеніе, цънившій искусство. Начальствуя посольскимъ приказомъ, онъ обратилъ его некоторымъ образомъ въ ученое учреждение. Подъ его руководствомъ тамъ переводились и составлялись книги: Василіологіонъисторія древнихъ царей, Мусы (музы) или семь свободныхъ ученій. Написана была также русская исторія нодъ названіемъ "Государственной большой книги" съ приложеніемъ портретовъ государей и патріарховъ. При своей любознательности, чаще всякаго другаго находясь въ обращении то съ иноземцами, то съ малороссівнами, Матвевь познавомился съ иноземными обычаями, началь признавать превосходство ихъ. Къ этому способствовала его семейная жизнь. Онъ былъ женатъ на иностранкъ изъ нъмецкой слободы, Гамильтонъ, шотландкъ по происхожденію, принявшей, при переходѣ въ православную въру, имя Авдотьи (Григорьевны). Матвъевъ служилъ въ иноземныхъ полкахъ и сдёланъ былъ рейтарскимъ полковникомъ. Онъ находился по женъ въ родствъ съ родомъ Нарышкиныхъ: это были старинные рязанскіе дворяне, происходившіе оть одного крымскаго выходца въ XV ст. Въ XVII въкъ Нарышкины были надълены помъстьями въ Тарусъ. Одинъ изъ нихъ Өедоръ Полуектовичъ былъ женатъ на племянницъ жены Матвъева, также изъ рода Гамильтонъ и также въ крещеніи названной Авдотьей (по отцу Петровной). Братъ Өедора, Кириллъ Полуектовичъ, стрелецкій голова, потомъ пожалованный въ стольники (женатый на Аннъ Леонтьевнъ Леонтьевой), кром'в сыновей, им'влъ дочь Наталью, которая съ одиннадцати или двенадцати летъ воспитывалась въ доме Матвъева и познакомилась съ-измала съ иноземными обычаями.

Въ концт 1669 года царь Алекст Михайловичь возъимть намтреніе вступить во второй бракт и, по обычаю, 
велть собрать дтвиць на смотръ. Много привозили ихъ и 
увозили. Въ началт февраля 1670 года, царю понравилась 
болте вступить Нарышкина, но царь продолжалъ смотрть дтвицъ, въ надеждт найти еще покрасивте. Въ апртят, 
какъ видно, онъ колебался между Нарышкиной и Авдотьей 
Бтлевой. Между ттво, противъ Нарышкиной и, главное, противъ Матвтева начались козни; боялись, чтобы бракъ съ Нарышкиной не сдталъ всемогущимъ Матвтева, уже безъ того 
пользовавшагося довтремъ и любовью царя Алекстя Михайловича. Подкинуты были подметныя письма съ цтлью откло-

нить царя отъ брака. Подозрвніе въ составленіи этихъ писемъ пало на дядю Беляевой, Шихарева. Его обыскали, но не нашли ничего, кромв травы зввробоя, которою онъ лечился. Въ то время травъ очень боялись, потому что съ ними соединяли разныя суевврія. Найденной травы было достаточно, чтобы подвергнуть несчастнаго ея хозяина пыткв; отъ него не добились ничего. Выборъ царя остановился на Нарышкиной; но свадьба почему-то была отложена. Такъ какъ у Алексвя Михайловича были уже взрослыя дочери почти однихъ лётъ съ Натальей, то у нихъ явилось нерасположеніе къ будущей мачихв; притомъ же тетки царя, пожилыя дввы, богомольныя хранительницы старыхъ порядковъ, не терпвли Матввева п его родню за преданность иноземнымъ обычаямъ. Это обстоятельство, ввроятно, также способствовало земедленію брака, по не могло предотвратить его. 22 января 1671 года, Алексвй Михайловичъ сочетался съ Натальей.

Опасенія ревнителей старины были не напрасны. Алексъй Михайловичь, какъ натура увлекающаяся, способная вполнъ отдаться тімь, кто въ данное время быль близокь его сердцу, подчинился вліянію жены и Матвъева. Онъ называль Матвъева не иначе, какъ "другомъ", писалъ къ нему такого рода письма: "Прівзжай скорви, двти мои и я безъ тебя осиротвли. За дѣтьми присмотрѣть некому, а мнѣ посовѣтовать безъ тебя не съ кѣмъ". Матвѣевъ, однако, велъ себя съ необыкновеннымъ благоразуміемъ и хотя оффиціально управляль разомъ и посольскимъ, и малороссійскимъ приказами, однако носилъ только званіе думнаго дворянина. По желанію царя, Матвъевъ построиль себъ большія палаты у Никиты на-Столпахъ и, сообразно своему вкусу, украсиль ихъ по-европейски картинами иностранныхъ мастеровъ и мебелью въ европейскомъ вкусь; даже въ домовой его церкви иконостасъ былъ сделанъ на итальянскій образець. Онь не держаль взаперти ни своей жены, ни своихъ родственницъ и воспитанницъ. Въ его домъ введена была музыка и даже устроенъ домашній театръ, на которомъ играли немин и его дворовые люди.

30 мая 1672 г. родился царевичь Петръ, будущій русскій императоръ. Матвѣевъ и отець царицы Натальи были возведены въ званіе окольничихъ. Царица Наталья получила еще болѣе силы надъ царемъ. Въ противность прежнимъ обычаямъ, она позволяла себѣ ѣздить въ открытой каретѣ и показывалась народу, къ соблазну ревнителей старины, видѣвшихъ въ подобныхъ явленіяхъ приближеніе Антихриста. Алексѣй Михайловичъ до такой степени измѣнился, что допускалъ

то, о чемъ и не смълъ бы подумать назадъ тому нъсколько лътъ, когда церковные ходы и царскіе выходы доставляли единственную пищу его врожденной страсти въ художественности. Теперь, подъ вліяніемъ Матвъева и жены, у царя заведенъ былъ театръ; вызвана была въ Москву странствующая ивмецкая труппа Ягана Готфрида Григори, устроена въ Пре-ображенскомъ селв "комедійная хоромина", а потомъ "комедійная палата" въ кремлевскомъ дворць. Это была сцена въ видѣ полукружія, съ декораціями, занавѣсомъ, оркестромъ, состоявшимъ изъ органа, трубъ, флейтъ, скрипки, барабановъ и литавровъ. Царское мъсто было на возвышени, обитое краснымъ сукномъ; за нимъ была галлерея съ ръшеткой для царскаго семейства и мъста въ видъ полукружія для бояръ, а боковыя мёста назначались для прочихъ зрителей. Директоръ театра, по царскому приказанію, набираль дітей Новомъщанской слободы, заселенной преимущественно малоруссами, и обучаль ихъ въ особой театральной школь, устроенной въ Нъмецкой слободъ. Сначала представлялись пьесы, которыхъ содержаніе было взято изъ священнаго писанія. Таковы были: "Исторія Олоферна и Юдиен", комедія о "Навуходоносоръ", комедія о "Блудномъ сынъ", о "Гръхо-паденів Адама", объ "Іосифъ", о "Давидъ и Соломонъ", "Товія", объ "Артавсерксв и Аманв", "Алексви Божий человвкъ" и пр. Комедін эти писались силлабическими виршами; двѣ изъ нихъ о "Навуходоносоръ" и "Блудномъ сынъ" принадлежатъ перу Симеона Полоцкаго, бывшаго, такъ сказать, придворнымъ поэтомъ и проповъдникомъ Алексъя Михайловича. Остальныя комедіи были сочинены малоруссами, какъ показываеть языкъ. Совъсть Алексъя Михайловича успокоивалась тъмъ, что его духовникъ объяснилъ ему, что и византійскіе императоры допускали при своемъ дворъ такія увеселенія. Мало по малу молодое театральное искусство стало переходить и къ мірскимъ предметамъ. Такъ въ числѣ игранныхъ у Алексѣя Михайловича пьесь, была пьеса "Баязеть", которой содержаніемъ была борьба Баязета съ Тамерланомъ. Гордый и самоувъренный Баязеть насмъхается надъ своимъ противникомь; на сценъ происходить сражение. Баязетъ побъжденъ, заключенъ въ клътку и представленъ побъдителю, сидящему на конв. Въ отчанни Баязетъ разбиваетъ себъ голову. Трагическій элементь смішань здісь сь комическимь: на сцену выводится туть, потёшающій публику веселыми песнями. Въ 1675 году, театральный вкусъ развился уже что на сценъ давался на масляницъ балетъ, котораго главнымъ лицомъ былъ минологическій Орфей. Царь нёсколько смущался, когда пришлось допустить пляску съ музыкой, да еще съ минологическимъ сюжетомъ; плясовая музыка соблазняла его еще болёе самой пляски, но онъ потомъ успокоился, когда ему представили, что при дворахъ европейскихъ государей употребительны такого рода увеселенія. Шагъ былъ важный, если вспомнимъ, что названый Димитрій, между прочими отступленіями отъ русскихъ обычаевъ, за музыку и танцы потерялъ и корону, и жизнь.

Такимъ образомъ, именно въ то время, когда родился человъкъ, которому суждено было двинуть русскую жизнь на европейскую дорогу, въ Москвъ уже занималась заря этой новой жизни. Ея въяніе чувствовалось во всемъ. Матвъевъ, возведенный, паконецъ, въ 1674 году, въ санъ боярина, былъ также могучъ, какъ нъкогда Борисъ Морозовъ. Сколько намъ извъстно, онъ не только не возбуждалъ противъ себя зависти и ненависти, но, напротивъ, пользовался всеобщею любовью. Его приверженность къ иноземщинъ не умаляла его въ глазахъ народа, тъмъ болъе, что, при наклопности къ иноземному просвъщенію, онъ былъ человъкъ благочестивый, готовый на всякое христіанское дъло и совершенно чуждый спъси и корыстолюбивыхъ цълей. Это уже одно показываетъ, что русскій человъкъ могъ бы ужиться съ повымъ направленіемъ, лишь бы оно было благоразумно ведено 1).

Увлекаясь театральными представленіями, царь устроиваль и другаго рода "дъйства", имъвшія государственное значеніе. 1 сентября 1674 года, въ Успенскомъ соборъ, съ возвышеннаго мъста, устланнаго персидскими коврами, царь "объявлялъ" народу своимъ наслъдникомъ достигшаго совершеннольтія царевича Өеодора; для этого составленъ былъ особый обрядный чинъ съ приличными событію чтеніями изъ

<sup>1)</sup> О Матвъевъ сохранилось такое преданіе: когда разнесся въ пародъ слухъ, что Матвъевъ хочетъ себъ строить домъ, но не находить камня для фундамента, то народъ пришель къ нему толною и "поклонился ему камнемъ на цѣлый домъ", т.-е. подариль ему камень. —"Я подарковъ вашихъ не хочу, —сказаль Матвъевъ, — по если у васъ есть лишній камень, то продайте миъ, я могу купить". "Иц за что не продадимъ, ни за какія деньги", сказали москвичи. На другой день они привезли ему камень, собранный съ могилъ, и говорили: "Вотъ камни съ гробовъ отцовъ и дѣдовъ пашихъ, для того-то мы ихъ ни за какія деньги продать не могли, а даримъ тебъ, пашему благодътелю". —Матвъевъ увъдомелъ о томъ царл. "Прими, другъ мой, — сказалъ Алексъй, —видно они тебя любятъ; я бы охотно принялъ такой подарокъ". Если этотъ случай и видуманъ, то въ самомъ подобномъ вымыслъ все-таки цельзя не видъть доказательства большой любви къ нему народа.

Евангелія, Апостола, Пророчествъ, съ водоосвященіемъ и кропленіемъ св. водою, съ произнесеніемъ рѣчей отъ патріарха къ царю, отъ царя и царевича къ патріарху, поздравленіями отъ духовныхъ и мірскихъ людей, обращенными къ царю и царевичу и съ обратнымъ поздравленіемъ отъ послѣднихъ къ освященному собору, синклиту и ко всѣмъ православнымъ христіанамъ; въ заключеніе былъ царскій пиръ. Въ ознаменованіе этото торжественнаго событія царь пожаловалъ всѣмъ служилымъ людямъ придачу къ ихъ окладамъ.

Черезъ нѣсколько дней народъ смотрѣлъ на другое зрѣлище. Въ Москву привезли изъ Малороссіи человѣка, который задумалъ было повторить давно избитую и потерявшую силу комедію "самозванства". То былъ одинъ малороссіянинъ изъ Лохвицы, назвавшій себя, по наущенію какого-то Міюски, царевичемъ Симеономъ Алексѣевичемъ, покойнымъ сыномъ царя отъ царицы Марьи Ильинишны. Но кошевой атаманъ Сірко, нѣсколько времени покровительствовавшій самозванцу, наконецъ, схватилъ его и препроводилъ въ Москву. Его казнили всенародно съ тѣми же муками, какія испыталь Стенька Разинъ.

Еще царь Алексъй Михайловичь быль не старь. Онъ долго пользовался хорошимъ здоровьемъ; только чрезмърная тучность разстроила его организмъ и подготовила ему преждевременную смерть. Въ январъ 1676 года онъ почувствовалъ упадовъ силъ. 28 января онъ благословилъ на царство сына Феодора, поручилъ царевича Петра дѣду Кириллу Нарышкину вмъстъ съ княземъ Петромъ Прозоровскимъ, Федоромъ Алексъевичемъ Головинымъ и Гаврилою Ивановичемъ Головинымъ. Затъмъ, онъ привазалъ выпустить изъ тюремъ всъхъ узниковъ, освободить изъ ссылки всъхъ сосланныхъ, простить всъ казенные долги и заплатить за тъхъ, которые содержались за долги частные, причастился св. тайнъ, соборовался и спокойно ожидалъ кончины.

На другой день, 29 января, въ 9 часовъ вечера, три удара въ колоколъ Успенскаго собора возвъстили народу о смерти тишайшаго царя, самого добраго изъ русскихъ царей, но вмъстъ съ тъмъ лишеннаго тъхъ качествъ, какія были необходимы для царя того времени.

## IV.

## ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ.

Въ XVII стольтіи достиженіе важнаго значенія въ обществъ лицъ простаго происхожденія было ръдкостью. Порода и богатство ценились выше личныхъ достоинствъ; одна только церковь, безразлично для всъхъ по происхожденію, открывала путь и къ высшимъ должностямъ и ко всеобщему уваженію.

Патріархъ Никонъ, одинь изъ самыхъ крупныхъ, могучихъ дъятелей русской исторіи, родился въ мат 1605 года, въ селт Вельемановъ, близъ Нижняго-Новгорода, отъ врестьянина, пменемъ Мины, и нареченъ въ крещепіи Никитою. Мать умерла вскоръ послъ его рожденія. Отецъ Никиты женился на другой женв, которая ввела къ нему въ домъ двтей отъ перваго мужа. Злоба мачихи въ древней Руси вошла въ поговорку; но жена Мины была женщина особенно злого нрава. Стараясь кормить своихъ дътей какъ можно лучте, она ничего не давала своему бъдному пасынку, кромъ черстваго хлъба, безпрестанно бранила его, нередко колачивала до крови, и однажды, когда голодный Никита хотвль было забраться въ погребъ, чтобы достать себъ пищи, мачиха, поймавши его, такъ сильно ударила въ спину, что онъ упалъ въ погребъ и чуть не умеръ. За такое обращение отецъ Никиты нередко бранился съ женою, а когда слова не дъйствовали, то и билъ ее. Но это не помогало несчастному: мачиха отомщала мужнины побои на пасынкъ, и даже, какъ говорятъ, замышляла извести его <sup>1</sup>). Когда мальчикъ подросъ, отецъ отдалъ его

<sup>1)</sup> Въ житін Пикона, написанномъ Шушерою, сохранился такой разсказъ: однажды бёдний мальчикь, плохо одётый, отъ зимняго холода залёзъ погрёться въ печь. Мачиха наложила туда дровь и затопила печь. Мальчикъ началь отчаянно кричать: прибёжала его бабка, вытащила дрова изъ печи и, такимъ образомъ, спасла его отъ смерти.

грамоть. Книги увлекли Никиту. Выучившись читать, онъ захотьль извъдать всю мудрость божественнаго писанія, которое, по тогдашнему строю понятій, было важньйшимь предметомь, привлекавшимь любознательную натуру. Онь взяль изъ дома отца нъсколько денегь, удалился въ монастирь Макарія Желтоводскаго, нашель какого-то ученаго старца и прилежно занялся чтеніемь священныхь книгь. Здёсь съ нимь случилось событіе, глубоко запавшее въ его душу. Однажды отправился онь съ монастирскими служаками гулять и зашель съ ними къ какому-то татарину, который во всемь околоткъ славился тъмъ, что искусно гадаль и предсказываль будущее. Гадатель, посмотръвши на Никона, спросиль: "какого ты роду?" "Я простолюдинь", отвъчаль Никита. "Ты будешь великимъ государемь надъ царствомъ россійскимъ!" сказаль ему татаринь 1).

Черезъ нѣсколько времени отецъ Никиты, вѣроятно уже вдовый въ то время, узнавши, гдѣ находится его сынъ, послаль къ нему своего пріятеля звать домой и сказать, что бабушка его лежить при смерти. Никита воротился домой и

вскоръ лишился пе только бабки, но и отца.

Оставшись единственнымъ хозяиномъ въ домѣ, Никита женился, но его неудержимо влекли къ себѣ церковь и богослуженіе. Будучи человѣкомъ грамотнымъ и начитаннымъ, онъ началь искать себѣ мѣста и вскорѣ посвященъ былъ въ приходскіе священники одного села. Ему было тогда не болѣе 20 лѣтъ отъ роду.

Никита перешель въ Москву по просьбѣ московскихъ купцовъ, узнавшихъ объ его начитанности. Онъ имѣдъ отъ жены троихъ дѣтей, но всѣ они померли въ малолѣтствѣ одинъ за другимъ. Это обстоятельство сильно потрясло впечатлительнаго Никиту. Смерть дѣтей онъ принялъ за небесное указаніе, повелѣвающее ему отрѣшиться отъ міра, и рѣшился удалиться въ монастыръ. Никита уговорилъ жену постричься въ московскомъ Алексѣевскомъ монастырѣ, далъ за нею вкладъ, оставилъ ей денегъ на содержаніе, а самъ ушелъ на Бѣлое море, и постригся въ Анзерскомъ скитѣ, подъ именемъ Никона. Ему было тогда 30 лѣтъ.

Житіе въ Анзерсьомъ скить было трудное. Братія, которой было не болье двынадцати человыкь, жила въ отдыльныхъ избахъ, раскинутыхъ по острову, и только въ субботу вечеромъ сходилась въ церковь. Богослуженіе продолжалось цылую ночь; сидя въ церкви, братія выслушивала весь псалтырь; съ наступленіемъ

<sup>1)</sup> Это быль обыкновенный пріемь гадателей и гадальщиць—предсказывать зпатпость и ведичіе.

дня совершалась литургія; потомъ всё расходились по своимъ избамъ. Царь ежегодно давалъ въ Анзерскій скитъ "руги" (царское жалованье хлёбомъ и деньгами) по три четверти хлёба на брата, а рыбаки снабжали братію рыбою, въ видё подаянія. Надъ всёми былъ начальный старецъ по имени Елеазаръ.

Спустя ивсколько времени, Елеазаръ отправился въ Москву за сборомъ милостыни на построение церкви и взялъ съ собою Никона. Въ Москвъ анзерскихъ монаховъ надълили щедро; они собрали до пятисоть рублей и возвратились въ свой скить. Но деньги нарушили доброе согласіе, которое до того времени существовало между начальнымъ старцемъ и Никономъ. Первый держаль деньги въ ризницъ; послъдній боялся, чтобъ ихъ не отняли лихіе люди. Ссора дошла до того, что Елеазаръ не могъ равнодушно смотръть на Никона, а Никонъ, сойдясь съ какимъ-то богомольцемъ, посещавшимъ Анзерскій скитъ, отправился вмъсть съ нимъ на суднъ. Чуть было не погибнувши на пути отъ бури, Никонъ прибылъ въ Кожеозерскую пустынь, находившуюся на островахъ Кожеозера, и по своей бъдности отдаль въ монастырь, - куда не принимали безъ вклада, - свои последнія богослужебныя две книги. Никонь, по своему характеру, не любиль жить съ братіею и предпочиталь свободное уединеніе; опъ поселился на особомъ островъ и занимался тамъ рыбною ловлею. Спустя немного времени, по кончинъ тамошняго игумена, братія пригласила Никона быть игуменомъ. На третій годъ посл'я своего поставленія, именно въ 1646 году, онъ отправился въ Москву и здёсь явился съ поелономъ молодому царю Алексею Михайловичу, какъ вообще въ то время являлись съ поклономъ къ царямъ настоятели монастырей. Царю до такой степени поправился кожеозерскій пгумень, что онь тотчась же велёль ему остаться въ Москвъ, и по царскому желанію, патріархъ Іосифъ посвятиль его въ санъ архимандрита Новоспасскаго монастыря. М'єсто это было особенно важно, и архимандрить этого монастыря скорфе, чтит многіе другіе, могъ приблизиться къ государю: въ Новоспасскомъ монастыръ была родовая усыпальница Романовыхъ; набожный царь часто твжалъ туда молиться за упокой своихъ предковъ и давалъ на монастырь щедрое жалованье. Чёмъ более беседоваль царь съ Никономъ, тъмъ болъе чувствоваль въ нему расположение. Алексви Михайловичь быль изъ такихъ сердечныхъ людей, которые не могуть жить безъ дружбы, легко привязываются къ людямъ, которые имъ правятся по своему складу, и всею душою къ нимъ пристращаются. Алексей Михайловичъ приказалъ Никону вздить къ нему во дворедъ каждую пятницу.

Бесёды съ Никономъ западали ему въ душу. Никонъ, пользуясь расположеніемъ государя, сталъ просить его за утёсненныхъ и обиженныхъ; это было по нраву царя. Алексёй Михайловичъ еще болёе пристрастился къ Никону и самъ далъ ему порученіе принимать просьбы отъ всёхъ тёхъ, которые искали царскаго милосердія и управы на неправду судей; и Никона безпрестанно осаждали такіе просители не только въ его монастыръ, но даже на дорогъ, когда онъ тажалъ изъ монастыря къ царю. Всякая правая просьба скоро исполнялась. Никонъ пріобрълъ славу добраго защитника, ходатая и всеобщую любовь въ Москвъ. Никонъ, какъ близкій человъкъ къ царю, сталъ большимъ человъкомъ.

Вскорт въ судьбт его произошла новая перемтна. Въ 1648 г. скончался новгородскій митрополить Аванасій. Царь вствы предпочель своего любимца, и бывшій тогда въ Москвт іерусалимскій патріархъ Пансій, по царскому желанію, рукоположиль новоспасскаго архимандрита въ санъ новгородскаго митрополита. Этотъ санъ быль вторымь по значенію въ русской іерархіи.

Алексей Михайловичь быль доверчивь къ темъ, которыхъ особенно любилъ. Помимо всёхъ оффиціальныхъ властей, онь возложиль на Нивона наблюдать не только надъ церковными дёлами, но и надъ мірскимъ управленіемъ, доносить ему обо всемъ и давать совъты. Это пріучило Никона и на будущее время заниматься мірскими д'влами. Подвиги пищелюбія, совершаемые митрополитомъ въ Новгородъ, увеличивали любовь и уважение къ нему государя. Когда въ Новгородской земль начался голодь, бъдствіе, какъ извъстно, очень часто поражавшее этотъ край, Никонъ отвелъ у себя на владычномъ дворъ особую палату, такъ называемую "погребную", и приказалъ ежедневно кормить въ ней нищихъ. Дъло это возложено было на одного блаженнаго, ходившаго босикомъ лътомъ и зимою; кромъ того, этотъ блаженный каждое утро раздаваль нищимь по куску хлеба, и каждое воскресенье отъ имени митрополита раздавалъ старымъ по 2 деньги, взрослымъ по деньгъ, а малымъ по полденьгъ. Митрополитъ устраиваль также богадёльни для постояннаго призрёнія убогихъ и испросиль у царя средства на ихъ содержаніе.

Всёми этими подвигами благочестиваго нищепитательства Никонъ никому не становился на дороге, но вмёсте съ тёмъ онъ совершалъ иного рода подвиги, такіе, которые тогда уже навлекли на него враговъ: по царскому приказанію, онъ посёщаль тюрьмы, разспрашиваль обвиненныхъ, принималъ жалобы,

доносиль царю, вмёшивался въ управленіе, даваль совёты, и дарь всегда слушаль его. Въ письмахъ своихъ въ Никону царь величаль его "великимъ солнцемъ сіяющимъ", "избраннымъ кръпко-стоятельнымъ пастыремъ", "наставникомъ душъ и тълесъ", "милостивымъ, кроткимъ, милосердымъ", "возлюбленникомъ своимъ и содружебникомъ" и т. п.; царь повърялъ ему тайное свое мнѣніе о томъ или другомъ бояринѣ. Отъ этого уже тогда въ Москвъ бояре не терпъли Никона, какъ царскаго временщика, и некоторые говорили, что лучше имъ погибать въ Новой Землъ за Сибирью, чъмъ быть съ новгородскимъ митрополитомъ. Не любили его подначальные духовные за чрезмерную строгость и взыскательность, да и мірсвіе люди въ Новгородъ не питали къ нему расположенія за крутой властолюбивый нравъ, несмотря на его нищелюбіе, которое въ сущности было такимъ же деломъ обрядоваго благочестія, какъ и заботы о богослуженіи. Будучи новгородскимъ митрополитомъ, Никонъ началъ совершать богослужение съ большею точностью, правильностью и торжественностью. Несмотря на наружную набожность, въ тъ времена, по старому заведенному обычаю, богослужение отправлялось нельпо: боялись греха пропустить что-нибудь, но для скорости, разомъ читали и пели разное, такъ что слушающимъ ничего нельзя было понять. Никонъ старался прекратить этотъ обычай, но его распоряженія не нравились ни духовнымъ, ни мірянамъ, потому что черезъ это удлиннялось богослужение, а многие русскіе того віна хотя и считали необходимостью бывать въ церкви, но не любили оставаться тамъ долго. Для благочинія, Никонъ заимствовалъ віевское пеніе, да еще вроме того, ввель въ богослужение пъние на греческомъ языкъ пополамъ съ словянскимъ. Каждую зиму взжать митрополить изъ Новгорода въ Москву со своими пѣвчими, и царь былъ въ восторгъ, услышавши это пъніе, но многимъ-и въ томъ числъ патріарху Іосифу-не понравились эти нововведенія.

Въ 1650 году вспыхвуль новгородскій бунть. Никонъ, и безъ того уже мало любимый, на первыхъ же порахъ раздражиль народь своею энергической мѣрою: онъ сразу наложиль на всѣхъ провлятіе. Если бы это проклятіе было наложено только на нѣкоторыхъ, то могло бы подѣйствовать на остальныхъ, но проклятіе, наложенное безъ разбора на всѣхъ, только ожесточило и сплотило новгородцевъ 1). Ненависть къ митрополиту выразилась уже тѣмъ, что мятежники поставили однимъ изъ

<sup>1)</sup> Здёсь мы уже видимъ проявленіе того же крутого и неподатливаго характера, который видіні въ дёлё раскола.

главныхъ начальниковъ Жеглова, митрополичьяго приказнаго, бывшаго у него въ опалъ. Самъ Никонъ въ письмъ своемъ къ государю разсказываетъ, что когда онъ вышелъ уговаривать мятежниковъ, то они его ударили въ грудь, били кулаками и каменьями: "и нынъ — писаль онъ -- лежу въ концъ живота, харкаю кровью и животь весь распухъ; чаю скорой смерти, масломъ соборовался"; но относительно того, въ какой степени можно вполнъ довърять этому письму, слъдуетъ замътить, что въ томъ же письмѣ Никонъ сообщаеть, что передъ этимъ ему было видініє: увиділь онь на воздухі царскій золотой вънецъ, сперва надъ головой Спасителя на образъ, а потомъ на своей собственной. Новгородцы, напротивъ, жаловались царю, что Никонъ жестоко мучиль всякихъ чиновъ людей и чернецовъ на правежъ, вымучивая у нихъ деньги; что онъ дълаетъ въ мірѣ великія неистовства и смуты. Царь во всемъ повърилъ Никону, хвалилъ его за кръпкое стояніе и страданіе, и еще более сталь благоговеть передь нимь; наконець, Никонь, увидъвши, что строгостью нельзя потушить мятежа, началъ самъ совътовать царю простить виновнымъ.

Въ 1651 году, Никонъ, прівхавши въ Москву, подаль царю совъть перенести мощи митрополита Филиппа изъ Соловецкаго монастыря въ Москву. Дёло было важное: оно должно было внушить въ народе мысль о первенстве церкви и о правоте ея, а вмъстъ съ тъмъ обличить неправду свътской власти, произвольно посягнувшей на власть церковную. Въ видахъ царскаго самодержавія, этоть совіть должень быль бы встрітить противоръчіе; но царь сильно подчинился своему любимцу; притомъ же Никонъ представляль ему примъръ греческаго царя Өеодосія, который перенесъ мощи Іоанна Златоустаго, изгнаннаго матерью царя Евдокією; Өеодосій этимъ поступкомъ исходатайствоваль для грешной матери прощеніе у Бога. Царь не только согласился на предложение Никона, но еще сказаль, что ему во сив являлся св. Филиппъ и велвлъ перенести его мощи туда, гдв почивають прочіе митрополиты. 20 марта 1652 года духовный соборъ, въ угоду царю, одобрилъ это благочестивое желаніе, а вмісті съ тімь, царь, также по совъту Никона, велълъ перенести въ Успенскій соборъ гробы патріарха Іова изъ Старицы и патріарха Гермогена изъ Чудова монастыря. Воображеніе царя плінялось торжественностью церемоній, сопровождавшихъ эти религіозныя событія 1).

<sup>1) &</sup>quot;8 апрыля встрытили (власти и бояре)—писаль царь Никону— честные мощи натріарха Іова въ сель Тушинь; а отдуда несли ихъ стрыльцы на головахъ до самой Москви, а я, многогрышный царь, съ патріархомъ и съ освященнымъ соборомь и со

Въ то время, когда Никонъ вздилъ въ Соловки за мощами, скончался натріархъ Іосифъ. Это было вскорт послт перенесенія праха Іова, въ четвергъ на страстной недтать. Царь извъщаль объ этомъ Никона въ очень пространномъ письмт, въ которомъ подробно описывалъ послтанія минуты умершаго патріарха 1), а въ заключеніе просилъ Никона, вмтстт съ Ва-

всёмь государствомъ, отъ мала до велика, встречаль его; и такъ многолюдно было, что не вмёстились отъ Тверскихъ вороть по Неглинскія. По кровлямъ и по переумкамъ яблоку негдё было упасть, нельзя ни пройти, ни проёхать, а Кремль велёлъ запереть; и такъ на злую силу пронесли въ соборъ. Такая тёснота была; старые люди госорять, лётъ за семьдесять не помнять такой многолюдной встрёчи, и натріархъ нашъ отецъ, плачучи, говориль: вотъ смотри, государь, каково хорошо за правду стоять!

1) Письмо это составляеть драгоценный памятникь, какь для характера царя и его отношеній къ Нисону, такъ и вообще для духа того времени. Парь, посёщавшій умирающаго патріарха, такъ уважаль его сань, что кланялся ему вь землю и цёдоваль вы ногу, но забыль спросить его о духовной, вмёниль себё это вы грёхы и за то просиль прощенія у Никона. "Великій святитель, —писаль царь, —равноапостольный богомолець нашь, преосвященная глава, прости меня за то грвшнаго; обманулся я тёмь, что думаль такь себё съ немь, трисовица, а оно вирямь смертныя; по изыку можно было признать, что худо говорить и сквозь зубы; и помышляль я вь себь, что знобить его больно, отгого онь и безь памяти, и пришло мив на умъ ведикое сумивніє: стапу я ему говорить про духовную, а онъ скажеть: "воть меня и сбивають!" да станеть сердечно гивваться; и думаю я себь: утро еще и нобываю у него. Прости меня, Христа ради, великій святитель, за такое согрешеніе, что я не вспомянуль о духовной. Не съ хитроста и это сдёлаль, ей-ей не съ хитрости это сдёлалось; сатана помёшаль такое дёло совершить. У тебя, великаго святителя, прошу согращениям монмъ прощения и благословения и разрашения ... Но воть къ царю прибъжали сказать, что патріарха не стало; царь такъ описываеть впечатлініе, произведенное этимъ собитіемъ: "Въ ту пору ударилъ царь-колоколъ три краты, а на насъ такой страхъ и ужась нашель, и въ соборв у пвинхъ и у властей отъ страха и ужаса ноги подломились, потому что кто преставился, да къ такимъ дилмъ великимъ кого мы грешные отбыли"... Когда тело усопшаго патріарха было одето и положено, царь любовался имь: "Лежить, —выражался онъ, —какъ есть, живъ и борода расчесана, какъ у живаго, и самъ немерно хорошъ... таковъ хорошъ во гробе лежить, только что не говорить"... По въ ночь съ пятницы на субботу, умершій патріархъ уже не быль такъ хорошъ и напугаль царя Алексея Михайловича: тёло его, разлагаясь, начало вздуваться, священникъ, читавшій исалгырь, усляшаль шумъ оть трупа и, когда царь вошель въ церковь, гдв лежаль трупъ, то священникъ сказаль царю: "меня такой страхь взяль, думаль, что ожиль! Я двери отвориль, хотыль бъжать". "Прости, владыка святый, —писаль царь Никону, —огь этихъ речей меня такой страхъ взяль, что я чуть съ ногь не свалился... и пришло мий такое помышденіе оть врага: поб'єти ты вонь, тотчась вскочить, да тебя ударить! А насъ только я, да священникъ, что псалтырь говоритъ. Я перекрестидся, да взяль за руку его, свъта, и сталь целовать, а въ уме держу такое слово: оть земли создань и вь землю идеть; чего болться..." Въ великую субботу хоронили патріарха и митрополчть казанскій Корнилій положиль ему вь гробь разрішительную грамоту; царь писаль объ этомъ такъ: "всв мы надседались плачучи; не било человека, который не плакаль, на него смотря, потому что вчера съ нами, а нынъ безгласень лежить, а се

силіемъ юродивымъ, иначе Вавиломъ (тёмъ самымъ блаженвымъ, который у Никона распоряжался питаніемъ нищихъ), молить Бога, чтобъ далъ новаго пастыря и отца; царь при этомъ дёлаетъ намекъ, что преемникъ Іосифу есть уже на примътъ и говоритъ: "ожидаемъ тебя, великаго святителя, къ выбору; того мужа три человъка знаютъ я, да казанскій митрополитъ, да мой духовный отецъ; сказываютъ: святой мужъ!"

Этотъ святой мужъ, втайнъ предназначенный царемъ, былъ никто иной, какъ его любимецъ Никонъ. Ему готовплъцарь неожиданное величіе.

Между тёмъ, Никонъ 3 іюня прибыль въ Соловки съ грамотою отъ царя Алексёя Михайловича къ митрополиту Филиппу. Живущій на землё царь обращался къ "небесному жителю, Христову подражателю, вышеестественному и безплотному ангелу, преизящному и премудрому духовному учителю", просиль простить грёхъ "прадёда" своего, царя Ивана,—чтобы, по выраженію св. Писанія, "не было оскомины дётямъ за то, что отцы ёли терпкое", — и просиль возвратиться съ миромъ во свояси. Царь своею рукою приписаль: "О, священная глава, святый владыка Филинпъ, пастырь, молимъ тебя, не презри нашего грёшнаго моленія и приди къ намъ съ миромъ! Царь Алексёй. Желаю видёть тебя и поклониться св. мощамъ твоимъ!"

Это посланіе было прочитано у гроба Филиппа. Подняты

къ такимъ великимъ днямъ стало!" Но послѣ похоронъ, царю были новаго рода хлопоты: нокойный патріархъ быль большой стяжатель, копиль деньги, собираясь купить себъ вотчину и дать по душь въ соборъ. Много было у него дорогихъ матерій и серебряной посуды; все было заботливо вычищено, обернуто бумагою, на чердакт лежало оружіе: пищали, сабли, и все смазано; но очень немногое было записано: патріархъ зналь на память все, что у него есть, а келейники не завідывали его вещами. Самъ царь ходилъ описывать достояние умершаго патріарха. "Прости, пишеть онъ Никону,-владика святий, и половены не почемь отыскать, потому чтовсе безъ записки; не осталось бы ничего, все бы разокрали, да и въ томъ меня, владыка святый, прости, немного и я не покусился инымъ сосудамъ, да милостью Божією воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыка святый, ин маленькому ничему неточень"... Многое изъ казни патріарха царь роздаль на милостывю, на окупь пленныхъ, по тюрьмамъ, по монастырямъ, созваль всю патріаршую прислугу и всемъ даваль по десяти рублей; туть оказалось, что "свётъ-натріархъ" не по-христіански обращался со своими подначальными. "всё въ конецъ бёдны и онъ, свътъ, жалованья у нихъ гораздо убавилъ", сообщаеть царь Никону. Раздавая это жалованье слугамъ, царь произнесь имъ такое знаменательное въ духъ своего времен г нравоучение: "Есть-ли изъ васъ кто нибудь, кто бы раба своего или рабыни безъ дёла не оснорбилъ? Иной разъ за дёло, а иной разъ, пьянъ напившись, оскорбитъ и напрасно побыеть; а онт. великій святитель и отець нашь, если кого и напрасно оскорбиль, оть него можно потеривть, да ужь что бы ни было, такъ темерь пора всякуювлобу покинуть. Молите и поминайте съ радостью его, сейта, елико сила можетъ".

были мощи страдальца. 9 іюля привезены они были въ Москву и торжественно положены въ Успенскомъ соборъ.

Блюстителемъ патріаршаго престола, до избранія новаго патріарха, быль назначень ростовскій митрополить Варлаамт. По прибытіи Никона, созвань быль духовный соборь. Всвянали, что царь желаль избранія Никона. Боярамь очень не хотвлось видвть его на натріаршемъ престоль. "Царь выдаль насъ митрополиту,—говорили они,—никогда намъ такого безчестья не было". Для соблюденія буквы устава выбрали двухъ кандидатовь: Никона и іеромонаха Антонія того самого, который нькогда быль учителемъ Никона въ Макарьевскомъ монастырь. Жребій, какъ будто на зло царю, паль на Антонія. Послідшій, віроятно, въ угоду царю, отказался. Тогда стали просить Никона. Никонъ отрекался, пова, наконець, 22 іюля, царь Алексій Михайловичь, окруженный боярами и безчисленнымъ народомъ, въ Успенскомъ соборь, передъ мощами св. Филиппа, сталь вланяться Никону въ ноги и со слезами умоляль принять патріаршій санъ.

"Будутъ ли меня почитать, какъ архипастыря и отца верховнъйшаго, и дадутъ ли мнъ устроить церковь?" спросилъ Никонъ.

Царь, а за нимъ власти духовныя и бояре повлялись въ этомъ.

25 іюля Никонъ сдёлался патріархомъ.

Первымъ дѣломъ его было основать для себя монастырь и прославить его новою святынею. То было давнимъ церковнымъ обычаемъ. Герархи всегда почти старались положить начало какому-нибудь монастырю и, по возможности, дать ему высокій почетъ. Никонъ выбралъ для этого мѣсто близъ Валдайскаго озера и назвалъ свой монастырь Иверскимъ, въ честь Иверской иконы Богородицы, находящейся на Авонъ. Въ то же время онъ отправилъ на Авонъ сдѣлать списокъ Иверской иконы, и когда каменная церковь была построена, поставилъ въ ней эту икону, украсивши ее золотомъ и драгоцѣнными каменьями 1). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ перенесъ туда мощи Такова Боровицкаго. Такимъ образомъ, новооснованный монастырь сдѣлался предметомъ двойного поклоненія. Пошли слухи о совершающихся въ немъ чудесахъ и изцѣленіяхъ 2).

<sup>()</sup> Царь, въ угоду своему дюбимцу, приписалъ къ Иверскому монастырю пригородъ Холмъ, съ крестьянами, деревнями и угодьями.

<sup>2)</sup> Никонъ заведъ, или лучше сказать, перенесъ изъ Хутинскаго монастиря типотрафію (которан заведена имъ была еще во времена пребыванія его въ Новгородь) въ свой любиный Иверскій монастирь. Въ этой типографія напечатаны были: "Учебный часословь", "Мысленный Рай" Стефана Святогорца, самого Никона: "Сказаніе объ Иверской иконъ", "О созданіи Олежскаго Крестнаго монастиря, Поученіе къ дужовнимъ и мірскимъ", "Капонъ о соединенія въры" и пр.

Но гораздо важнъйшее дъло предпринялъ Никонъ въ церковномъ стров богослуженія. Давно уже, еще со временъ Максима Грека, замвчались разнорвчія въ богослужебныхъ книгахъ; естественно отсюда возникала мысль о вкравшихся въ этихъ книгахъ искаженіяхъ, о необходимости найти и узаконить единообразный правильный тексть. Эта потребность усиливалась ощутительное со введениемъ книгопечатания, такъ какъ внигопечатаніе вообще, распространяя сочиненія и расширяя кругь читателей, давало последнимъ побуждение доискиваться правильной передачи сочиненій и возможность удобнёе замъчать и сравнивать разноръчія. Печатное внушало въ себъ болве довврія, чемъ писаное, такъ накъ предполагалось, что приступавшіе къ печатанію старались изыскивать средства передать издаваемое правильно. Введеніе книгопечатанія сильно подвинуло и поставило на видъ вопросъ объ исправленіи богослужебныхъ вингъ: при всякомъ печатаніи, разноржчіе списковъ вызывало необходимость справщиковъ, которые должны были изъ многихъ различныхъ списковъ выбирать то, что, по ихъ убъжденіямъ, надлежало признать правильнымъ. Вопросъ этотъ занималъ умы возрастающимъ образомъ по мъръ умноженія печатныхъ книгъ церковнаго содержанія.

Уже при патріарх в Филарет в сильно сознавалась потребность правильности текстовъ и необходимость обличать и уни-чтожать ошибки и искаженія. Въ 1610 году уставщикъ Логгинъ напечаталъ уставъ, который Филаретъ приказалъ сжечь, потому что тамъ статьи были напечатаны "не по апостольскому и отеческому преданію, а своимъ самовольствомъ". По повельнію Филарета, быль исправлень и напечатань нъсколькоразъ Потребникъ и Служебникъ и, кромъ того, Минеи, Октоихъ, Шестодневъ, Псалтырь, Апостолъ, Часословъ, Тріодь цвётная и постная, и Евангеліе напрестольное и учительное. Въпредисловіи въ Минеи выражено сознаніе, что хотя издавна богослужебныя книги переведены были съ греческаго языка насловянскій, но многіе переводчики и переписчики иное выбросили, другое смъшали. Филареть, какъ говорится въ его Требникъ 1633 года, приказывалъ собирать по всемъ городамъ древніе харатейные списки разныхъ переводовъ, по нимъ исправлять тѣ погрѣшности, которыя вошли туда по неисправности переписчиковъ и вследствіе многолетнихъ обычаевъ, дабы сочетать "во единогласіе" всё потребы и чины церков-наго священноначалія. Самъ Филареть приказываль приносить въ себъ эти списки и просматривалъ ихъ. Хотя онъ былъ человъкъ умный и любознательный, но не имъль той ученой подготовки, которая необходима была для такого дела, да и никто въ то время не имълъ ея, потому что нужно было сличать переводы съ греческими подлинниками и, следовательно, обладать основательными свёдёніями въ греческомъ языкё, литературъ, церковной исторіи и древностяхъ. Сознавая необходимость науки, Филареть основаль при Чудовомъ монастыръ еллино-словянскую школу, въроятно, по образцу западно-русскихъ, и поставиль тамъ учителемъ грека іеромонаха Арсенія. Преемникъ Филарета, натріархъ Іосифъ, также занимался печатаніемъ богослужебныхъ книгъ и также приказываль собирать изъ городовъ пергаментные списки, сличать ихъ и издавать по исправленіи, но самъ лично не занимался этимъ. Ло какой степени были подготовлены къ своему делу тогдашніе московскіе справщики -- показываеть сужденіе о нихъ грека Арсенія: "иные изъ этихъ справщиковъ едва азбукъ умъютъ, а ужъ навърное не знаютъ, что такое буквы согласныя, двоегласныя и гласныя, а чтобъ разумёть восемь частей рёчи и тому подобное, какъ-то: родъ, число, времена, лица, наклоненія и залоги, то этого имъ и на умъ не приходило!" 1) Послѣ него, при патріархѣ Іосифѣ, выбрана была, такъ сказать, особая коммиссія справщиковъ 2). Они напечатали цёлый рядъ богослужебныхъ книгъ; самъ Іосифъ, человъкъ неученый, вовсе не прикасался къ этому делу и во всемъ положился на нихъ. Увидя передъ собою множество разнородныхъ списковъ и не имъя нужныхъ свъдъній, чтобы сладить съ ними, справщики руководствовались только наиболже распространеннымъ обычаемъ; полагаясь на свою начитапность, они думали, что исполняють свое діло въ совершенстві. Но воть, въ 1649 году прівхаль въ Москву іерусалимскій патріархъ Пансій 3). Онъ

<sup>1)</sup> Невъжество тогдашнихъ справщиковъ дъйствительно огразилось въ изданнихъ ими книгахъ, куда вошли разимя, освященныя временемъ, нелъпости, напр., въ молитвахъ на рожденіе младенца упоминается, какъ достовърный фактъ, басня о бабъ Соломін, которая, въ качествъ повивальной бабки, принимала Інсуса Христа и свидътельствовала: не нарушено ли дъвство Богородицы, а въ отпускахъ говорится о праздникахъ, какъ о лицахъ, наравнъ со святыми. напр. молитвами Пречистия твоея матери, честнаго ен Благовъщенія или честнаго Успенія и т. п.

<sup>2)</sup> Это были протонопы, москвичи: Степанъ Вонифатьевъ, царскій духовникъ; Иванъ Нероповъ, протонопъ казанскаго собора; дьякопъ Благов'ященскаго собора Өедоръ; приглашенные изъ городовъ протопопы: Аввакумъ изъ Юрьевца Повольскаго, Логгивъ изъ Мурома, Лазарь изъ Романова, Никита Пустосвятъ изъ Суздаля и Данішъ изъ Костромы.

<sup>3)</sup> Онъ обратиль особенное вняманіе на Никона, который въ это время изъ новоспасскихъ архимандритовъ быль посвящень въ новгородскіе митрополиты. Паисій даль ему грамоту, въ которой восхваляль его достоинства и предоставиль ему въ знакъ отличія право носить мантію съ красними "источниками" (приширками).

замътиль, что въ московской церкви есть разныя нововведенія, которыхъ неть въ греческой церкви, и особенно сталъ порицать двуперстное сложение при врестномъ знамении. Царь Алексъй Михайловичъ очень встревожился этими замъчаніями и отправиль тропцкаго келаря Арсенія Суханова на Востокъ за свъденіями. Но пока Арсеній странствоваль на Востокв, Москву успъли посътить другія греческія духовныя особы 1) и также дълали замъчанія о несходствъ русскихъ церковныхъ обрядсвъ съ греческими, а на Авонъ монахи даже сожгли богослужебныя вниги московской печати, какъ противныя православному чину богослуженія. Патріархъ Іосифъ былъ сильно озабоченъ и даже боялся, чтобы его не лишили сана. Смерть избавила его отъ дальнъйшихъ тревогъ. Никонъ заступилъ его мъсто, уже вполнъ задавшись мыслью о необходимости сдълать такого рода исправленія въ богослужебныхъ внигахъ и обрядахъ, которыя бы привели русскую церковь къ полному единству съ греческой.

Чрезмърно сильная воля и жажда дъятельности этого человъка требовала себъ пищи. Никонъ быль не изъ такихъ натуръ, которыя удовольствуются старою колеею. Ему нужно было чтонибудь необычайное. Онъ хотель быть творцомъ, строителемъ, но воспитаніе, полученное Никономъ, осудило его на слишкомъ узкій кругозоръ: любимецъ Алексъя Михайловича не могъ вполнъ сдёлаться московскимъ Петромъ Могилою. Ему негдё было пріобръсти и усвоить ясныхъ и сильныхъ убъжденій о необходимости просвъщенія, о научномъ образованіи. Онъ не учился заграницею, подобно Могиль, и въ средь, въ которой онъ жиль, не было ничего, что бы могло возбуждать его въ высокому призванію сдёлаться просвётителемъ своего народа. Онъ получиль воспитание у желтоводскаго монаха, ограничивался чтениемъ коекакихъ церковныхъ книгъ въ плохихъ переводахъ, часто непонятныхъ. Пробывши десять лётъ приходскимъ священникомъ, Никонъ, поневолъ, усвоилъ себъ всю грубость окружавшей его среды и перенесъ ее съ собою даже на патріаршій престоль. Въ этомъ отношенія онъ быль вполнё русскій человікь своего времени, и если быль истинно благочестивымъ, то въ старомъ русскомъ смыслъ. Благочестіе русскаго человька со-стояло въ возможно-точномъ исполненіи ваъшнихъ пріемовъ, которымъ приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать; и у Никона благочестіе не шло далеко за предвлы

<sup>1)</sup> Между прочини константинопольскій патріархъ Аванасій, умершій на возвратномъ пути въ Лубнахъ и чтимый въ лубенскомъ Мтарскомь монастыръ, подъ именемъ Аванасія сидящаго.

обрядности. Буква богослуженія приводить къ спасенію; сявдовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена какъ можно правильнее. Таковъ быль идеаль церкви по Никону. Буква обряда давно уже камнемъ лежала на русской духовной жизни; эта буква подавляла богатую натуру Никона. Никонъ, какъ человъвъ съ свътлымъ природнымъ умомъ, началъ говорить проповеди, которыя съ давнихъ временъ уже не говорились, но всетаки, подчиняясь духу своего времени и воспитанія, онъ бол'ве или менъе быль буквалисть, какъ называли его противниковъ, въ продолжение цёлыхъ въковъ упорно стоявшихъ и до сихъ поръ стоящихъ за свою букву. Но горячо любя и уважая церковь, Никонъ заботился не только о приведении внёшней еястороны въ надлежащее состояние; нужно было, чтобы и власть, которая наблюдала надъ церковью, была высоко поставлена. Задачею Никона было правильное однообразіе церковной практики. Изъ этой задачи прямо истекала потребность и единой церковной власти, а эту власть находиль онь въ себъ, въ своемъ патріаршемъ санъ; и вотъ, Никонъ, ревностно взявшись за дёло достиженія единообразія въ церковной обрядности, логически долженъ былъ сдълаться борцомъ за независимость и верховность своей патріаршей власти.

Подготовленный замічаніями восточныхь духовныхь, по своемъ вступленіи въ санъ патріарха, Никонъ началь рыться въ рукописяхъ патріаршаго внигохранилища. И вотъ, - какъ разсказывается въ предисловіи къ изданному при Никонъ служебнику, — патріархъ, разсматривая грамоту вселенскихъ патріарховъ на учрежденіе патріаршества въ Московскомъ Государствъ, обратилъ вниманіе на то, что въ ней говорилось: "православная церковь приняла свое совершение не только по богоразумію и благочестію догматовъ, но и по священному уставу церковныхъ вещей; праведно есть намъ истреблять всякую новизну ради церковных огражденій, ибо мы видимъ, что новины всегда были виною смятеній и разлученій въ церкви; надлежить последовать уставамь святыхь отець и принимать то, чему мы отъ нихъ научились, безъ всякаго приложенія или убавленія. Всв святые озарились отъ единаго Духа и уставили полезное; что они анавем' предають, то и мы проклинаемъ; что они подвергли низложенію, то и мы низлагаемъ: что они отлучили, то и мы отлучаемъ: пусть православная великая Россія во всемъ будеть согласна со вселенскими патріархами".

Въ то же время Никонъ обратилъ вниманіе на символъ въры, вышитый на саккосъ митрополита Фотія; этотъ сим-

водъ разнился съ символомъ въ томъ видъ, въ какомъ иъли его во времена Никона: въ старомъ символъ не было прибавленія слова "истиннаго" о св. Духѣ; противъ этого прибавленія еще вооружался Діонисій; равнымъ образомъ, въ старомъ символъ написано было: "его же царствію не будетъ конца", тогда какъ при Никонъ произносили: "его же царствію ність конца". Пересматривая богослужебныя книги, Никонъ убъдился, что въ нихъ есть значительныя отмъны противъ греческаго текста. Въ это время Никонъ находился подъ вліяніемъ Арсенія грека, который, по подозрѣнію въ латинствъ, былъ сосланъ въ Соловки при патріархъ Іосифъ и возвращенъ Никономъ. Не меньше вліявія оказывалъ Епифаній Славинецкій, который съ другими кіевскими монахами быль призвань бояриномъ Ртищевымь въ Москву. Съ Востока воротился Арсеній Сухановъ, и 26 іюля 1653 года подалъ царю и патріарху свой отчеть о путешествіи по греческимъ островамъ, о пребываніи въ Александріи, Іерусалимѣ и Грувів. Записки его носять названіе: "Проскинитарій" (Поклонникъ). Арсеній остался приверженцемъ русской старины и описаль черными красками поведение восточныхь духовныхь, недостатовъ благоговънія при богослуженіи, однако, онъ не скрыль и того, что вездв на Востовв употребляется троеперстное крестное знамение и соблюдаются тъ приемы, по поводу которыхъ греческіе духовные укоряли русскую церковь.

По этимъ-то побужденіямъ Никонъ уб'єдиль царя созвать соборъ русскихъ іерарховъ, архимандритовъ, игуменовъ и протопоновъ. Всвхъ духовныхъ было 34 человъка. Царь со своими боярами присутствоваль на этомъ соборъ. Никонъ произнесъ на немъ ръчь, и тогда же высказаль въ ней свой взглядъ на равенство церковной власти со свътскою. "Два великихъ дара даны человъкамъ отъ Вышняго по Божьему человъволюбію — священство и царство. Одно служить божественнымъ дъламъ, другое владъетъ человъческими дълами и печется о нихъ. Оба происходять отъ одного и того же начала и украшають человъческое житіе; ничто не дълаеть столько усивха царству, какъ почтеніе къ святителямъ (святительская честь); всё молитвы въ Богу постоянно возносятся о той и другой власти... Если будеть согласіе между объими властями, то настанеть всякое добро человъческой жизни". Никонъ указаль на слова грамоты вселенскихъ натріарховъ, поразившія его, и сказаль: "надлежить намь исправить, какъ можно лучше, всв нововведенія въ церковныхъ чинахъ, расходащіяся съ древними словянскими книгами. Я прошу р'вшенія, какъ поступать: послідовать-ли новымъ московскимъ печатнымь книгамь, въ которыхъ отъ неискусныхъ переводчиковь и переписчиковь находятся разния несходства и несогласія съ древними греческими и словянскими списками, а пряміве сказать, ошибки,—или же руководствоваться древнимь, греческимь и словянскимь (текстомь), такъ какъ они оба представляють одинъ и тотъ же чинъ и уставъ?" На этотъ вопросъ соборъ даль въ отвіть такое же рішеніе, какое высказываемо было не разъ при прежнихъ патріархахъ. "Достойно и праведно исправлять, сообразно старымъ харатейнымъчи греческимъ спискамъ".

Вслёдь за этимъ Никонъ отставилъ всёхъ прежнихъ справщиковъ и передаль какъ типографію, такъ и дёло исправленія книгъ Епифанію Славинецкому съ его кіевскою братіею и греку Арсенію. Никонъ и царь дали приказаніе усиленно собирать по всёмъ монастырямъ старые харатейные списки и присылать въ Москву. Никонъ снова отправиль Арсенія Суханова на Авонъ просить греческихъкнигъ. Между тъмъ, у Никона явились враги: то были отставленные справщики, которыхъ самолюбіе было сильно задёто. Они кричали противъ Никона, что онъ поддается наущеніямъ кіевлянъ, зараженныхъ латинскою ересью. Горячими его противниками сделались тогда протопопъ Иванъ Нероновъ и другъ Неронова, юрьевскій протопонь Аввакумь, жившій въ дом'в его, во время своего прибыванія въ столицѣ 1). Къ нимъ присоединились епископъ коломенскій Павель и нісколько архимандритовъ и протопоповъ, присутствовавшихъ на соборъ и не нодписавщихъ его приговора.

Чтобы придать болье освященія начатому ділу, Никонь отправиль, чрезь одного грека, по имени Манунла, къ константинопольскому патріарху Паисію двадцать шесть "во-прошеній", которыя касались разныхь вопросовь богослуженія и въ томь числів спорныхь пунктовь; вмістів съ тімь, Никонь жаловался на коломенскаго епископа Павла, на протоіерея Неронова и на ихъ сообщниковь. Московскій па-

<sup>1)</sup> Пероновъ пока оставляль въ тѣни вопросъ объ исиравленіи и нападаль на Никона за его жестокость. "Патріархъ, —писаль онъ къ своимъ друзьямъ, —мучитель, терзаетъ свою братію членовъ церкви, творить падъ ними поруганіе, однихъ растригаетъ, другихъ проклинаетъ. Веззакопное дѣло будетъ быть у него въ послушаніи безъ прекословія. Онъ хочетъ, чтобъ мы просили у него прощенія; пусть онъ у насъ просить! Государь всю свою душу и всю Русь положиль на патріархову душу; не хорошо такъ мудрствовать государю!"...

тріархъ спрашивалъ совъта константинопольскаго: какъ по-

Началась у Московскаго Государства война за Малороссію; Никонъ съ особеннымъ рвеніемъ благословляль царя на эту войну своимъ совътомъ, въроятно, побуждаемый къ тому же своими кіевскими справщиками, хлопотавшими въ Москвъ о помощи своему отечеству. Отправляясь въ походъ, царь доввриль патріарху, какъ своему ближайшему другу, семью, свою столицу, и поручиль ему наблюдение за правосудіемъ и ходомъ дъль въ приказахъ. Всъ боялись Никона; ничего важнаго не дёлялось безъ его совёта и благословенія. Онъ не только, по приміру Филарета, сталь называть себя "великимъ государемъ", но, во время отсутствія Алексвя Михайловича, какъ верховный правитель государства, писаль грамоты (напр., о высылкъ подводъ на службу подъ Смоленскъ), въ которыхъ выражался такъ: "Указалъ государь, царь, великій князь всея Руси, Алексей Михайловичь, и мы, великій государь"... Во время постигшей Москву заразы, Никонъ сделалъ распоряжение поставить въ разныхъ мъстахъ заставы, чтобы, на время заразы, пресъчь сообщеніе съ войскомъ, въ которомъ быль государь, приказаль въ Москвв заложить вирпичемъ царскія владовыя и не выпускать никого изъ тёхъ дворовъ, гдё появится зараза, самъ вывхаль, вывств съ царскимъ семействомъ, въ Вязьму. Тогда враги, въ его отсутствіе, начали возмущать народъ и толковать, что бъдствіе постигаеть православный народь за еретическаго патріарха. Толпа принесла на сходку въ Успенскому собору образъ Спасителя, на которомъ стерлось изображеніе; нікто Софронь Лапотниковь говориль, что этоть образъ выскобленъ былъ по приказанію патріарха, и ему, Софрону, было отъ этого образа виденіе: велено показать образъ мірскимъ людямъ, чтобы всв возстали за поруганіе иконъ. Народъ сердился за то, что Никонъ далъ волю еретикамъ печатать книги: какая-то женщина изъ Калуги кричала всенародно, что ей было видъніе, запрещающее печатать книги. Никону ставили въ вину, что онъ покинулъ столицу, а за нимъ разбѣжались и приходскіе священники. Патріархъ въ своемъ управленіи быль до чрезвычайности строгь, и множество поповъ находилось у него подъ запрещеніемъ, -- они-то и были повсемъстными возмутителями толоы. Оставленный въ столицѣ князь Пронскій съ большимъ трудомъ успокоивалъ народное волненіе, и вопросъ о состоявшихъ подъ запрещеніемъ попахъ быль до того важень, что старосты и сотскіе московскихъ сотенъ и слободъ, не приставшіе къ мятежникамъ, ради всеобщаго успокоенія, били челомъ патріарху, чтобъ онъ разрѣшилъ опальныхъ священниковъ, потому что много церквей остается безъ богослуженія, некому напутствовать умирающихъ и погребать мертвыхъ.

По возвращеніи царя въ Москву, Никонъ опять занялся церковнымъ преобразованіемъ. Арсеній Сухановъ, не жалёя издержекъ, досталъ съ Авона до пятисотъ рукописей, изъ которыхъ инымъ приписывали глубокую древность. Славинецкій и грепъ Арсеній съ братіею ревностно трудились надъ исправленіемь богослужебныхь книгь, а между тёмь пришель отвёть отъ константинопольскаго патріарха Паисія. Паисій извъщаль, что онъ созывалъ соборъ въ Константинополь, и на этомъ соборв составлены отвъты на присланныя Никономъ "вопрошенія". "Вижу,--писаль Паисій,--вь грамотахь преблаженства твоего, что ты жалбешь о несогласіяхъ, вознившихъ по поводу некоторыхъ церковныхъ чиновъ, и думаешь, что это различіе чиновъ растліваеть віру нашу. Хвалимь твою мысль: кто бережется малаго преступленія, тотъ соблюдается отъ великаго. Еретиковъ и раздорниковъ следуетъ убегать, если они соглашаются въ самыхъ важныхъ предметахъ, но не вполнъ согласны съ православіемъ и придерживаются чего нибудь своего, чуждаго церковной и соборной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествуеть отъ другой въ нъкоторыхъ не особенно важныхъ и несущественныхъ вещахъ, т.-е. не прикасающихся "свойственнымъ составамъ въры", -- напр., во времени отправленія богослуженія и т. п., то это не должно быть поводомъ въ разлученію, лишь бы только непреложно сохранялась та же въра. Церковь наша не сначала приняла на себя тотъ образъ и послѣдованіе, какое держитъ нынѣ; не сразу, а помалу". Паисій ссылается на Епифанія кипрскаго въ томъ, что церковь въ разныхъ мъстахъ принимала различныя степени поста и мясобденія, ссылается на Василія Великаго, изъ котораго видно, что неокесарійская церковь не принимала того, что принималось въ другихъ местахъ. "Не слъдуетъ-продолжаетъ Паисій-и нынъ думать, будто наша православная въра развращается оттого, если одинъ говоритъ свое последование немного различно отъ другого въ несущественныхъ вещахъ, лишь бы только согласовался въ важнъйшихъ, свойственныхъ соборной царкви". Отвътъ довольно уклончивый: можно было давать по произволу то болве широкій, то болве узкій смысль тому, что признавать несущественнымъ. Самъ Пансій, представившій въ "Отвъ-

тахъ" на "Вопрошенія" Никона подробное объясненіе литургіи, говорить: "именемъ Іисуса Христа молимъ твое преблаженство, утоли эти распри твоимъ разумомъ; не подобаетъ ссориться рабамъ Господнимъ, а наппаче въ вещахъ неважныхъ и несущественныхъ; увъщевай ихъ принять сей чинъ, который мы пишемъ вамъ, котораго держится вся восточная церковь. Изначала у насъ, по преданію, онъ сохраняется; ни въ единой вещи не было измѣненія; за это намъ хвала, потому что прочія церкви, отдёлившись отъ насъ, приняли многія нововведенія, а мы-ничьмъ не растльваемся". Такимъ образомъ, предоставляя свободу въ неважныхъ пріемахъ богослуженія, константинопольскій патріархъ, однако, требоваль точнаго единства съ восточной церковью въ литургіи и вообще въ богослужении. О коломенскомъ епископъ и протопопъ Нероновѣ Паисій далъ такое рѣшеніе: "Все это знаменіе ереси и раздора, и кто такъ говоритъ и въруетъ, какъ они, тотъ чуждъ православной нашей въры"; Паисій совътуеть ихъ отлучить, если они не примутъ нелицемврно все такъ, какъ "держить и догматствуеть церковь"; онь сравниваеть ихъ сь аріанами, кальвинистами, лютеранами, которые, подъ видомъ исправленія, покинули "недвижное и истинное" въ церкви. "Ихъ молитвы, -- говоритъ патріархъ, -- хулы, потому что они полагають въ сомнение моление нашихъ святыхъ и затввають вводить новые чины, которымь мы никогда не научились отъ нашихъ отцовъ, предавшихъ намъ въру". Въ "Отвътахъ" Паисія много излагается и такого, что уже въ русской церкви было согласно съ греческою; но относительно крестнаго знаменія Паисій указываеть на сложеніе трехь первыхь перстовъ, какъ на древній обычай поклоненія, и различаетъ молебное перстосложение отъ благословящаго, которое должно изображать имя Іисуса Христа въ четырехъ буквахъ (IC XC). "До насъ дошло, — замъчаетъ Пансій, — что въ вашихъ церковныхъ чинахъ есть еще кое-какія различія, несогласныя съ нашею восточною церковью; удивляемся, что ты о нихъ не спрашиваешь. Желаемъ, чтобы все это исправилось". Между прочимъ, патріархъ поридаль русскую церковь за то, что въ русскихъ храмахъ женщины и мужчины сходятся вмъстъ и во время богослуженія не стоять раздільно: "женщині слівдуеть безмольствовать, а туть невозможно сохранять безмолвіе, когда сойдется съ женщинами много мужчинъ разнаго возраста".

По этому отвёту, Никонъ собраль снова соборъ, на которомъ, кроме русскихъ архіереевъ, былъ антіохійскій патрі-

архъ Макарій, сербскій Михаилъ и митрополиты нивейскій и молдаванскій. Самъ Никонъ называлъ себя "великій государь, старъйшій Никонъ, архіепископъ московскій и всея Великія, Малыя и Бълыя Россіи и многихъ епархій, земли же и моря сея земли патріархъ".

Этотъ соборъ положиль держаться того, что рёшено было на предшествовавшемъ московскомъ соборё и какъ велить константинопольскій патріархъ. Голосъ антіохійскаго патріарха Макарія энергически рёшаль правильность троеперстія. Замічательный отвіть его быль выражень такъ: "Мы приняли преданіе изначала віры отъ св. апостоль и св. отець и семи соборовь творить знаменіе честнаго креста тремя первыми перстами десной руки, и кто изъ христіанъ православныхъ не творить крестнаго знаменія по преданію восточной церкви, сохраняемаго оть начала віры до сихъ поръ, тотъ еретикъ и подражатель арменовь; того ради, мы считаемъ таковаго отлученнымъ отъ Отца и Сына и св. Духа и проклятымъ". Никейскій митрополить прибавиль: "на томъ, кто не крестится тремя перстами, пребудеть проклятіе трехъ соть восьмидесяти св. отецъ, собиравшихся въ Никеї и прочихъ соборовъ".

Такимъ образомъ, соборъ этотъ объявилъ решительную войну двуперстному сложенію. Діло было до врайности необдуманное. Если троеперстное сложеніе, какъ повсемъстное у восточныхъ православныхъ народовъ, дъйствительно имъло за собою всв признаки древности и правильности, то не надобно было забывать, что вся Русь давно уже крестилась двуперстнымъ сложеніемъ и уважала многихъ святыхъ, которые несомивнно освияли себя такимъ же крестнымъ знаме ніемъ. Возложить проклятіе на двуперстіе, въ глазахъ противниковъ Никона, значило предать проклятію святыхъ русской церкви, отръшиться разомъ отъ священныхъ преданій. Восточные архіереи, чуждые Россіи, могли отнестись, не вная ни духа русскаго народа, ни склада его понятій, такъ легко къ этому вопросу, не сообразивши всёхъ условій; Никонъ, природный русскій человікь, могь поступить такъ круто и легкомысленно въ этомъ дёль, только по тому безмерному властолюбію, которое очень часто бываеть свойствомь людей съ твердымъ характеромъ, горячо принимающихся за важное діло своего убіжденія. При болье благоразумномъ и осторожномь способъ дъйствій, исправленіе буквы въ русской церкви совершилось бы тихо, безъ большихъ потрясевій. Нивонь своимъ упорствомъ и горячностью даль зародышъ печальных в событій на будущее время, тімь боліве, что его

ошибва неизбъжно повлекла за собою другія; — тавъ всегда въ исторіи мы замѣчаемъ, что стоитъ только историческому дѣятелю въ важную минуту стать на ложную дорогу, то уже трудно бываетъ сойти съ нея, и ему самому, и его преемникамъ и послѣдователямъ.

Никонъ издаль новый служебникъ съ текстомъ, исправленнымъ противъ прежнихъ печатныхъ изданій и свёреннымъ съ греческимъ. Въ предисловіи къ этому служебнику, онъ изложилъ поводы, побудившіе его къ исправленію богослужебныхъ книгъ, и деянія перваго собора въ Москве, одобрившаго его предпріятіе. Онъ приказываль повсюду разсылать и вводить въ употребление при богослужении новый служебникъ. Затемъ, по его приказанію, грекъ Арсеній перевель съ греческаго книгу "Скрижаль", заплючающую въ себъ порядовъ и объяснение литургии и таинствъ. Въ эту Сврижаль внесено изложение бывшихъ при Никонъ соборовъ объ исправлении книгъ, отвътъ константинопольскаго патріарха Паисія и статьи, относящіяся къ вопросу о крестномъ знаменіи въ защиту троеперстнаго сложенія. Статья "О еже коими персты десныя руки изображается кресть" вооружается противъ разныхъ способовъ неправильнаго исполненія крестнаго знаменія. Были такіе, которые крестились, полагая руку сначала на лобъ, а потомъ-не на животъ, а на правое плечо. Такіе, -- говорить статья, -- должны быть отлучаемы и провлинаемы. "Это — поругание врестнаго знамения, а не знаменіе его. Это значить — исповъдать вознесеніе сына Божія на небеса, не творя его снитія на землю". Люди, такимъ образомъ полагавшіе крестное знаменіе, составляли, въроятно, незначительное исключение, за то двуперстниковъ было очень много. "Скажите, -- говорится въ этомъ сочиненін, -- вы, соединяющіе великій перстъ съ двумя малыми послъдними, имъющими между собою неравенство и мъстный разладъ, какъ можете вы исповъдывать таинство пресвятой Троицы, соприсущной и равнославной? Поистинъ, неприличенъ вашъ способъ изображенія того первообразнаго, въ которомъ нътъ ни первенства, ни послъдовательности, ни большинства, ни меньшинства!" Защитники двуперстія объясняли свое крестное знаменіе, будто оно изображаеть божественную и человівческую природу Спасителя. Имъ на это дівлается такое замъчаніе: "Смотрите, чтобы вы не впали въ мудрованіе о двухъ ипостасяхъ въ Інсусъ Христь, подобно Несторію, говорившему, что иной Сынъ Богъ Слово, а иной-Іисусь изь Назарета, простой человъкъ. Такъ и вы въ трехъ

пальцахъ, изображающихъ св. Троицу, уже указываете сыновнюю ипостась, а потомъ, особо отделивши, указываете еще иную ипостась въ указательномъ и среднемъ пальцахъ". Двуперстники говорили, что нъкогда антіохійскій патріархъ Мелетій спориль съ аріанами; желая убъдить ихъ въ силь крестнаго знаменія, онъ показаль имъ три перста, и отъ этого не произошло никакого знаменія, а какъ сложиль два перста, и одинъ пригнулъ, то "бысть знаменіе - огнь изыде". Никонъ доказывалъ имъ, что они здёсь не понимаютъ смысла того, что читають: Мелетій показаль три перста раздъльно, и не было знаменія, а какъ сложиль указательный и средній вмісті, да къ нимь пригнуль большой персть, такъ и сотворилось тогда знаменіе. Вотъ оно и значить троеперстное знаменіе! Двуперстники ссылались на ходившее въ разныхъ сборникахъ слово Осодорита; Никонъ возражалъ, что не внаетъ, о какомъ Өеодоритъ 1) идетъ дъло. Наконецъ, двуперстники ссылались на Максима Грека; имъ на это замвчали, что Максимъ Грекъ, хотя былъ человвкъ ученый, но снисходя къ русскому обычаю и много пострадавши, могъ писать и неправильно отъ страха навътовъ.

Снова въ апрѣлѣ 1656 года собранъ былъ соборъ, на которомъ Никонъ представилъ свою Скрижаль. Соборъ утвердилъ ее и еще разъ произнесъ проклятіе надъ двуперстниками. По мудрствованію этого собора, соединеніе двухъ послѣднихъ пальцевъ съ большимъ выражало неравенство св. Тронцы, а два простертие пальца, средній и указательный, означали послѣдованіе несторіевой ереси. Вмѣстѣ съ тѣмъ предано проклятію (мнимое) слово Өеодоритово, на которое ссилались двуперстники. Никонъ подвинулъ эгимъ еще далѣе разрывъ съ прошедшимъ. Противники его съ ужасомъ толковали, что Никонъ и согласные съ нимъ духовные, такимъ образомъ, признали еретиками всѣхъ святыхъ русской церкви, которые, безъ сомнѣнія, употребляли двуперстное знаменіе.

По совъту, данному константинопольскимъ патріархомъ, Никонъ началь поступать ръшительно со своими противниками: Павелъ Коломенскій былъ лишенъ сана и сосланъ; Нероновъ былъ отправленъ въ заточеніе въ вологодскій монастырь. Вонифатьевъ покорился и скоро самъ ходатайствоваль за Неронова; Никонъ простилъ послъдняго; Нероновъ постригся въ монахи подъ именемъ Григорія. Аввакумъ, самый задорнъйшій

<sup>1)</sup> Антіохійскій или Кирскій, или какой иной; и если Кирскій, то перевода его на словянскомъ языкі ніть; если же гді есть, то нельзя принимать на віру всего, что онъ писаль, потому что онъ быль противникъ Кирилла Александрійскаго.

противникъ нововведенія, быль сослань въ Даурію съ женою и семьею. Протопопы Логгинъ и Данило заключены въ тюрьмы и тамъ скоро умерли. Но этими ссылками и заточеніями нельзя было утишить волненія. Когда патріархъ разослаль свои новыя богослужебныя книги и приказываль служить по нимъ и креститься тремя перстами, ропотъ поднялся разомъ во многихъ мъстахъ. Оставшіеся пока нетронутыми, бывшіе справщики: Нивита Пустосвять въ Суздалъ и Лазарь въ Романовъ возбуждали народъ къ неповиновенію. Соловецкій монастырь, исключая немногихъ старцевъ, воспротивился вместе съ своимъ архимандритомъ. Новые учители возстали, — говорили тамъ: они отвращають нась оть истинной вёры, велять служить на ляцкихъ крыжахъ по новымъ служебникамъ; не будемъ принимать латинской службы и еретического чина. Примъръ такого уважаемаго монастыря, какъ Соловецкій, придаль много силы противодействію Никоновымъ намереніямъ. Кроме крестнаго знаменія, поднялись старые толки о сугубомъ и трегубомъ аллилуія; защитники старины видёли ересь въ написаніи имени Іисусь, вмісто Исусь, какь писали и печатали прежде по невъжеству. Начались толки объ осьмиконечномъ и четвероконечномъ врестъ. Распространились мистическія предсказанія о скоромъ появленіи Антихриста, которое, по апокалиценческимъ вычисленіямъ, приходилось на 1666 годъ. Пошли ходить по рукамъ грамотвевъ книги: "О върв" и "Орелъ", гдъ тогдашніе мудрецы излагали свой прорицанія о послёднихъ временахъ міра. Всего болье помогло развитію противодъйствія то, что было много не любившихъ Никона. Бояре, за исключениемъ немногихъ, не терпъли его за постоянное вмёшательство въ мірскія дёла и за рёзкія выходки. Духовенство было озлоблено противъ него за надменность, строгость и притъсненія, которыя теривло оно отъ его приказныхъ. Никонъ требовалъ отъ священниковъ трезвой жизни, точнаго исполненія требъ и, сверхъ того, заставляль ихъ читать въ церкви поученія народу - новость, которая не нравилась невъжественному духовенству. Для Никона ничего не стоило священника, за небрежность въ исполненіи своихъ обязанностей, посадить на цёпь, мучить въ тюрьмё и сослать куда нибудь на нищенскую жизнь. Натріархъ быль суровъ въ обращении: "У него, -- говорили духовные, -- устроено подобно адову подписанію; страшно къ воротамъ приблизиться". Нельзя было явиться передъ нимъ безъ трепета: "Знаете ли, кто онъ, — говорили священники, — звърь лютый, медвъдь или волкъ? " Ставленники проживали въ Москвъ по нъскольку мъсяцевъ,

стесняемые разными формальностями, давали взятки патріаршимъ дьякамъ, по нъскольку часовъ должны были они выстаивать на морозв, тогда какъ прежде ихъ пускали дожидаться въ домъ. Никонъ имълъ привычку часто переводить священниковъ изъ церкви въ церковь. Это было разорительно не только отъ неизбъжныхъ расходовъ ири перемъщении съ мъста на мъсто, по еще и потому, что такіе переводимые попы должны были брать въ Москвь "перехожія" грамоты, а пока ихъ достанутъ - проживаться въ столицъ, между тъмъ какъ ихъ семейства бъдствовали безъ всякихъ средствъ. Патріаршій дьякъ Иванъ Кокошиловъ, извёстный своимъ взяточничествомъ еще при патріарх в Іосиф в, безцеремонно браль взятки съ священниковъ, имъвшихъ дъло въ патріаршемъ приказъ, не только самъ, но черезъ жену свою и людей. По всъмъ городамъ патріархъ обложиль данью дворы священно- и церковно-служителей и просвирень, браль съ каждой четверти земли, съ коины свна; у него даже нищіе были обложены данью. Такъ, по крайней мфрф, говорили о немъ. Въ челобитной, поданной государю на Никона, говорилось: "Видишьли, свътъ премилостивый, онъ возлюбилъ стоять высоко и вздить широко". Указывая на его вмёшательство въ мірскія дёла, духовные выражались: "Овъ приняль власть строить, вмѣсто Евангелія, —бердыши, вмѣсто креста —топорки на помощь государю, на бранныя потребы". Народъ осуждаль его за бъгство изъ Москвы во время моровой язвы, которая и потомъ повторялась въ Россіи, и приписывалъ это бъдствіе правленію и поступкамъ своего патріарха. Пророки и сновидцы возмущали умы своими ложными откровеніями противъ Никона. Патріархъ въ 1656 году написалъ всенародную грамоту, гдв убъждаль не вврить лжепрорицателямь и доказываль священнымь писаніемь, что уб'єгать оть моровой язвы п вообще отъ бъдствія-не составляетъ гръха. Но народъ, привыкши къ прежнему крестному знаменію, увидя внезапное измънение церковныхъ обычаевъ, болье расположенъ быль върить врагамъ Никона, убъждавшимъ русскихъ людей хранить древнее благочестіе, чёмъ голосу патріарха, ненавидимаго духовенствомъ. Русскіе архіерей, участвовавшіе вийсти съ Никономъ въ преобразованіяхъ, также не терпёли его за гордое обращение. Была у Никона одна сильная подпора въ царъ, но скоро онз потеряль и ее.

До сихъ поръ мы не знаемъ въ подробностяхъ, какъ произошло охлаждение царя Алескъ́я Михайловича, считавшаго прежде патріарха своимъ лучшимъ другомъ. Въ 1656 году Ни-

конъ быль еще въ силъ, и его вліянію, между прочимъ, принадлежить несчастная война, предпринятая противь Швеціи. Въ 1657 году, повидимому, также отношенія между царемъ и патріархомъ еще были хороши. Въ это время патріархъ занимался постройкою новаго монастыря. Верстахъ въ сорока отъ Москвы понравилось ему мѣсто, принадлежавшее Роману Боборыкину, на ръвъ Истръ. Никонъ купилъ у владъльца часть его земли съ селомъ и началъ основывать тамъ монастырь. Сперва онъ построиль деревянную ограду съ башнями, а въ срединъ деревянную церковь и пригласиль на освящение церкви царя Алексъя Михайловича. "Какое прекрасное мъсто, -- сказалъ царь, -- какъ Іерусалимъ!" Никону понравилось это замъчаніе, и онъ задумалъ создать подобіе настоящаго Герусалима: послаль Арсенія Суханова снова на Востокъ съ цёлью достать и привезти точный снимокъ съ іерусалимскаго храма Воскресенія. Между тімь онъ даль палестинскія названія окрестностямь своей начинающейся обители: явился Назареть, явилось село Скудельничье и т. п.; гору, съ которой любовался царь, назвалъ Никонъ Елеономъ, а ръку Истръ — Іорданомъ. Но потомъ, мало-по-малу, на Алексъя Михайловача начали оказывать вліяніе враги Никона, бояре: Стрешневъ, Никита Одоевскій, Трубецкой и другіе. Бояре, какъ видно, задёли чувствительную струну въ сердцъ царя; бояре указали ему, что онъ не одинъ самодержець, что, кром'в него, есть еще другой великій государь. Алексви Михайловичь быль изъ такихъ натуръ, которыя не могуть жить безь друзей и всегда подпадають ихъ вліянію, но вогла спохватятся и увидять свою зависимость-имъ дълается стыдно, досадно, и прежняя дружба начинаеть тяготить ихъ. Царь, не ссорясь съ Никономъ, сталъ отдаляться отъ него. Никонъ понялъ это и не искалъ объясненій съ царемъ, но вельможи, замътивши, что патріархъ уже не имъетъ прежней силы, не утерпъли, чтобы не дать ему этого почувствовать.

Самъ царь развиль въ этомъ человѣкѣ властолюбіе, онъ пріучиль его вмѣшиваться въ государственныя дѣла, и патріарху трудно было держаться въ сторонѣ отъ нихъ. Зависимость церкви отъ государственной власти казалась ему нестерпимою, по мѣрѣ того, какъ онъ терялъ прежнюю силу и вліяніе на дѣла государственныя. Съ этихъ поръ у него естественно, если не въ первый разъ явилось, то сильнѣе развилось стремленіе поставить духовную власть назависимо отъ свѣтской и церковь—выше государства. Это ясно видно изъ его критики на Уложеніе, которое подчинило духовныхъ лицъ суду приказовъ: монастырскаго и дворцоваго. "Отвѣтъ"

Никона хотя написанъ позже, но въ немъ отразился тотъ взглядъ патріарха, который неминуемо долженъ былъ привести его въ столкновеніе съ верховною свѣтскою властью 1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Онъ называль ложью слова Уложенія, будто бы бояре, составлявшіе его, выписывали статьи изъ правиль св. апостоль, св. отець, вселенскихъ соборовь и законовъ греческихъ царей. Въ Уложенія говорится: "Судъ государя царя".—"Ніть, возражаеть Никонъ — судъ Божій есть, а не царевъ, не человака судъ, а Богомъ данъ человакамь. Цари только слуги Божіи". Въ Уложенів запрещено судить въ приказахъ, кром'в великихъ царственныхъ д'влъ, въ большіе праздники и въ дни рожденія государя и членовь его семейства. Никонъ возмущается сопоставленіемъ царскихъ дней съ господскими праздниками: "Что это за праздники? Что это за таинство? Все любострастно и по-человачески! Не только уподобиль человаковь Богу, но и предпочэль Богу!" По поводу денежнаго безчестія и телесныхь навазаній, положенныхь за оскорбленіе духовныхъ, Никонъ восклицаеть: "Откуда, ты, беззаконникъ, выдумаль, въ противность божественныхъ заповедей и уставовъ св. адостоль и св. отецъ, возмърять противъ зда здомъ, побоями и платою серебра по качеству и количеству!" Его возмущало то, что какое бы то ни было дёло, касающееся патріарха и духовенства, можеть разбираться и судиться светскою властью. -83 и 84 ст. гл. Х Уложенія говорить о безчестій, положенномь на дуковныхь лиць, за оскорбленіе боярь, окольничихъ и другихъ лицъ: "Не дьявольскій ли это законъ? спращиваетъ Никонъ. Ей-ей, самого Антихриста; выдумань для того, чтобы никто не смёль оть страха проповідывать правды Божіей, по написанному: не обличай безумныхъ, да не возненавидять тя. Въ Х гл. въ I статьв написано: судъ одинъ отъ мала до велика, безъ различія чина и достоянія-стало быть, и казни одинаковыя, какъ простымь людямь, такъ и священному чину! Хорошо сдівладь бы всякій человінь священнаго чина оть патріарха до последнихъ причетниковъ, еслибы не послушалъ и не пошелъ на твое беззавонное судище, но наплеваль на законь и на судью беззаконнаго, какъ поступали отроки по повельнію цареву. Воть, въ книгь Прологь пишется, какъ святые мученики и исповедники, влекомые на судище, не только не повиновались, но оплевали и прокляди ихъ беззаконія. Такъ и теперь, если кто хочеть мужественно подвигнуться за заповёди Христовы и за каноны св. апостоль и св. отець, то пусть не только судьи не послушаеть, но оплюеть и проклянеть его повельне и законь. И если кто у пристава огниметь наказную или приставную память (за что въ 142 ст. Х гл. положено наказаніе кнутома), и издереть ее, и оплюеть ее и потопчеть, тоть не погръшить, какъ и первые мученики... О богоборче, князь Никита, что ты это говоришь про слободы патріаршія, владычни и монастырскія? Не всё ли Божіи и мы всё Божін, кром'я тебя и подобныхъ теб'я? Священническая часть — Божья часть и достояніе. Не должно разсуждать объ управленіи епископомъ дерковнаго имфнія: онъ имфеть власть управлять имь, какъ передъ лицомъ Бога. Если епископамъ поручены человьческія души, то тымь паче слыдуєть имь поручить имынія, чтобы они установлили въ нихъ вся власти и черезъ руки честныхъ пресвитеровъ и дьяконовъ подавали требуемое убогамъ... Гдв написано, чтобы царямъ и князьямъ и боярамъ и дьякамъ судить духовныхъ? Перечти всв правила не только христіанскія, но и мучительскія: нигдів не найдешь, чтобы можно было судить патріарха! Еписколовь и митрополита, по 9 правилу четвертаго вселенскаго и кареагенскаго соборовъ, могуть судить только епископы всей области, если ихь будеть не менве двинадцати. Пресвитера судять шесть еписконовъ, дьякона три причетника вийстй съ епискономъ. Цо накимъ же ты законамъ вымыслиль судить въ монастырскомъ приказъ простымъ людямъ мигрополитовъ, епископовъ, архамандритовъ, игуменовъ, поповъ, дьяконовъ, причетниковъ?" Такъ относился Никонъ къ Уложенію, книге законовъ государства, ко-

Летомъ 1658 наступила явная размолвка.

Прівхаль въ Моснву грузинскій царевичь Теймуразь; по этому поводу быль во дворцё большой обёдь. Никона не пригласили, кота прежде въ подобныхъ случаяхъ ему оказывали первую честь. Патріархъ послалъ своего боярина, князя, по имени Димитрія, за какимъ то церковнымъ дёломъ, такъ онъ самъ говорилъ, или для того, чтобы высмотрёть, что тамъ дёлалось, какъ говорили другіе. Окольничій Богданъ Матвевнчъ Хитрово, разчищавшій въ толпё путь для грузинскаго царевича, ударилъ по головё палкою патріаршаго боярина.

- Напрасно быеты меня, Богданъ Матвѣевичъ, свазалъ патріаршій бояринъ, —мы пришли сюда не просто, а за дѣломъ.
  - А ты кто таковъ?—спросилъ окольничій.
- Я патріаршій человѣкъ, за дѣломъ пославъ! отвѣчалъ Димитрій.
- Не дорожись!— сказаль Хитрово, и еще разъ удариль Димитрія по лбу.

Патріаршій бояринъ Димитрій съ плачемъ вернулся къ Никону и жаловался на обиду.

Никонъ написалъ царю письмо и просилъ суда за оскорбление своего боярина.

Царь отвъчаль ему собственноручно: "Сыщу и по времени самъ съ тобою видъться буду".

торая была утверждена приговоромъ выборныхъ людей всей Русской Земли. Никонъ не давалъ значенія этому приговору: "Всёмъ вёдомо,—говориль онъ,—что сборъ быль не по волё, отъ боязни междоусобія всёхъ черныхъ людей, а не ради истинной правды". О дьякахъ и приказныхъ людяхъ, въ рукахъ которыхъ было Уложеніе, Никонъ отзывался такъ: "Это—вёдомые враги Божіи и дневные разбойники: безъ всякой боявни днемъ людей Божійхъ губятъ".

Выходки подобнаго рода, безъ сомненія, Никонъ позволяль себе и въ то время, когда его могущество уже пошатнулось; но еще не доходило до явной размольки. Никонь говорить въ письм' въ константинопольскому патріарху Діонисію: "У его царскаго величества составлена книга, противная Евангелію и правиламъ св. апостолъ и св. отецъ. По ней судять, ее почитають выше Евангелія Христова. Въ той книгв указано судить духовныхъ архіереевь и ихъ стряцчихъ, дётей боярскихъ, крестьянъ, архимандритовъ, и игуменовъ, и монаховъ, и монастырскихъ слугъ, и крестьянъ, и поповъ, и церковныхъ причетниковъ въ монастырскихъ приказахъ мірскимъ людямъ, гдъ духовнаго чина нътъ вовсе. Много и другихъ пребеззаконій въ этой книгь! Мы объ этой провлятой вниги много разъ говорили его царскому величеству, но за это я теривль уничижение и много разъ меня котвли убить. Царь быль прежде благоговтень и милостивь, во всемь искаль Божінхь запов'ядей, и тогда милостію Божіею и нашимъ благословеніемъ побёдиль Литву. Съ тёхъ поръ онъ началь гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: перестань! Онъ же въ архіерейскія діла началь вступаться, судами нашими овладбль: самъ ди собою онь такъ захотбль поступать, или же заме люди его измёнили, -- онъ уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложиль совыть старыхы мужей и слушаль совыта тыхь, которые съ нимы воспитывались"

Однако, прошелъ день, другой: царь не повидался съ Ни-кономъ и не учинилъ расправы за оскорбление его боярина.

Наступило 8-е іюля, праздникъ иконы Казанской Богородицы. Въ этотъ праздникъ патріархъ обыкновенно служиль со всёмь соборомь въ храме Казанской Божіей Матери. Царь съ боярами присутствовалъ на богослужении. Наканунъ, когда пришло время собираться къ вечернъ, патріархъ посладъ въ царю священника съ въстью, что патріархъ идеть въ церковь. Царь не пришель; не было его въ церкви и въ самый день праздника. Никонъ понялъ, что царь озлобился на него. 10 іюля быль праздникь ризы Господней. Тогда, по обычаю, царь присутствоваль при патріаршемъ богослужени въ Успенскомъ соборъ. Никонъ посылаль въ царю передъ вечернею, а потомъ и передъ заутренею. Царь не пришель и послаль къ Никону своего спальника, князя Юрія Ромодановскаго, который сказаль: "Царское величество на тебя гиввенъ: оттого онъ не пришелъ къ заутрени и повелвль не ждать его къ святой литургіи".

Никонъ спросилъ: за что царь на него гнѣвается?

Юрій Ромодановскій отв'ячаль: "Ты пренебрегь его царскимь величествомь и пишешься великимь государемь, а у нась одинь великій государь— царь".

Никонъ возразиль на это: "Я называюсь великимъ государемъ не собою. Такъ восхотълъ и повелълъ его величество. На это у меня и грамоты есть, писанныя рукою его царскаго величества".

Ромодановскій сказаль: "Царское величество почтиль тебя, яко отца и пастыря, и ты этого не уразумізь; а ныні царское величество веліть тебі сказать: отныні не пишись и не называйся великимъ государемь; почитать тебя впредь не будеть".

Самолюбіе Никона было уязвлено до крайней степени. Сталь онь думать, и рёшился произнести торжественно отреченіе оть патріаршей каоедры, вёроятно, разсчитывая, что кроткій и набожный царь испугается и поспёшить помириться съ первосвятителемь. Въ тоть же день, послё посёщенія Ромодановскаго, онь сказаль о своемь намёреніи патріаршему дьяку Каликину. Каликинь уговариваль Никона не дёлать этого; Никонь стояль на своемь. Каликинь сообщиль боярону Зюзину, другу Никона. Зюзинь велёль передать Никону, чтобы онь не гнёвиль государя; иначе—захочеть воротиться назадь, да будеть поздно. Никонь нёсколько призадумался, сталь было писать, но потомъ разодраль написанное, сказаль: "иду!" Онъ приказаль купить себё простую палку, какую носили цопы.

Въ тотъ же день патріархъ отслужиль въ Успенскомъ соборѣ литургію, а во время причастна далъ приказаніе, чтобы никого не выпускали изъ церкви, потому что онъ намѣренъ говорить поученіе.

При концъ объдни Никонъ сталъ говорить поученіе.

Прочитавши сначала слово изъ Златоуста, Никонъ повернуль рѣчь о себѣ: "Лѣнивъ я сталъ,—сказалъ онъ,—не гожусь быть патріархомъ, окоростѣвѣлъ отъ лѣни и вы окоростѣвѣли отъ моего неученія. Называли меня еретикомъ, иконоборцемъ, что я новыя книги завелъ, камнями хотѣли меня нобить; съ этихъ поръ я вамъ не патріархъ"...

Отъ такой неожиданной рѣчи въ церкви поднялся шумъ; трудно было разслышать, что далѣе говорилъ Никонъ. Одни послѣ того показывали, будто онъ сказалъ: "Будь я анаеема, если захочу быть патріархомъ!" Другіе отрицали это. Какъ бы то ни было, кончивши свою рѣчь, Никонъ разоблачился, ушелъ въ ризницу, написалъ царю письмо, надѣлъ маптію и черный клобукъ, вышелъ къ народу и сѣлъ на послѣдней ступени амвона, на которомъ облачаются архіереи. Встревоженный народъ кричалъ, что не выпуститъ его безъ государева указа. Между тѣмъ, царь уже узналъ о томъ, что происходитъ въ Успенскомъ соборѣ. "Я будто силю съ открытыми глазами!" сказалъ онъ, и отправилъ въ соборъ князя Трубецкого и Родіона Стрѣшнева.

- Для чего ты натріаршество оставляеть? спросиль Трубецкой.—Кто тебя гонить?
- Я оставляю патріаршество самъ собою, сказалъ Никонъ и послалъ письмо царю.

Въ другой разъ пришелъ къ нему отъ царя Трубецкой съ товарищемъ, сказалъ, чтобы онъ не оставлялъ патріаршества.

- Даю мъсто гнъву царскаго величества, сказалъ Никонъ. — Бояре и всякіе люди церковному чину обиды творять, а царское величество управы не даетъ и на насъ гнъваетъ, когда мы жалуемся. А нътъ ничего хуже, какъ царскій гнъвъ носить.
- Ты самъ, сказалъ бояринъ Трубецкой, называешь себя великимъ государемъ и вступаешься въ государевы дъла.
- Мы, сказаль Никонь, великимь государемь не сами назвались и въ царскія дёла не вступаемся, а развѣ о правдѣ какой говорили или отъ бѣды кого-нибудь избавляли, такъ мы, архіереи, на то заповѣдь приняли отъ Господа, который сказаль: "Слушаяй заповѣдь Мене слушаеть".

Въ добавокъ онъ просилъ у государя себъ келью; ему отвъчали, что келей на патріаршемъ дворъ много: можетъ

жить въ любой <sup>1</sup>). Затъмъ Никонъ снядъ съ себя мантію, вышелъ изъ церкви и ушелъ пъшкомъ на подворье Воскресенскаго монастыря.

Онъ пробыль тамъ два дня, быть можеть дожидаясь, что царь, по крайней мфрф теперь, позоветь его и захочеть съ нимъ объясниться, но царь не звалъ его. Никонъ отправился въ Воскресенскій монастырь на двухъ плетеныхъ повозкахъ, которыя тогда назывались віевскими, написавши царю письмо въ такомъ смыслф: "По отшествіи боярина вашего Алексфя Никитича съ товарищами, ждалъ я отъ васъ, великаго государя, милостиваго указа по моему прошенію; не дождался, — и многихъ ради болфзней велфлъ отвезти себя въ Воскресенскій монастырь".

Вслъдъ за Никономъ пріъхалъ въ Воскресенскій монастырь бояринъ Трубецкой, но не съ мировой, не съ просьбой о возвращеніи въ столицу. Бояринъ сказалъ ему: "Подай великому государю, государынъ царицъ и ихъ дътямъ свое благословеніе, благослови того, кому Богъ изволитъ быть на твоемъ мъстъ патріархомъ, а пока патріарха нътъ, благослови въдать церковь крутицкому митрополиту". Никонъ далъ на все согласіе; просилъ, чтобъ государь, царица и ихъ дъти также его простили, билъ челомъ о скоръйшемъ избраніи преемника, чтобы церковь не вдовствовала, не была безпастырною, и, въ заключеніе, подтвердилъ, что онъ самъ не хочетъ быть патріархомъ.

Казалось, дёло было совершенно покончено. Правитель церкви самъ отрекся отъ управленія ею,—случай не рёдкій въ церковной исторіи;—оставалось избрать на его мёсто другого законнымъ порядкомъ. Но царь началъ колебаться: съ одной стороны, въ немъ говорило прежнее дружеское чувство къ Никону, съ другой — бояре настроивали его противъ патріарха, представляя ему, что Никонъ умалялъ самодержав-

<sup>1)</sup> Вся эта бесёда Никова съ Трубецкимъ основана на собственномъ письмё Никова къ константинопольскому патріарху. По другимъ извёстіямъ, Никовъ въ это время говорилъ только, что сходитъ съ патріаршества по своей волё. Ничто не подаетъ повода сомнёваться въ извёстіи, сообщаемомъ письмомъ Никона. Всему церковному вёдомству нанесена была жестокая обида послё того, какъ оскорбленіе, сдёланное патріаршему боярину, оставлено самимъ государемъ безъ вниманія. Притомъ, патріарху было объявлено, что царь на него гнёвается. Московскому патріарху приходилось, естественно, говорить присланнымъ боярамъ именно тё слова, какія онъ сообщаетъ въ письмё константинопольскому. Это согласно и съ характеромъ Никона, который въ это время долженъ былъ находиться въ сильно раздраженномъ состояніи. Онъ, конечно, надёняся, что, послё заявленнаго отреченія, царь такъ или иначе самъ захочетъ съ нимъ объясниться. Но Алексёй Михайловичъ какъ будто на эло прислаль къ нему недоброжелателей. Съ своей стороны и боярамъ вполнё естественно было сдёлать ему упрекъ о виёмагельствё въ государственныя дёла, за что они и прежде на него злобствовали.

ную власть государя. Царь боялся раздражить боярь, не принималъ явно стороны ненавидимаго ими патріарха, но отправиль черезь Аванасія Матюшкина Никону свое прощеніе; потомъ — посылалъ къ нему какого-то князя Юрія, приказываль передать, что всь бояре на него злобствують, - одинь только царь и посланный князь Юрій къ нему добры. Между твиъ, царь не посмвлъ тогда просить его о возвращении на патріаршество. Никонъ, какъ будто забывши о патріар шествь, двятельно занимался каменными постройками въ Роскресенскомъ монастыръ, копалъ возлъ монастыря пруды, разводиль рыбу, строиль мельницы, разсаживаль сады, расчи щаль льса, всегда показываль примьрь рабочимь, трудясь наравит съ ними. Царь не разъ жаловалъ ему щедрую милостыню на создание монастыря, на прокормление нищихъ, и, въ знавъ особаго вниманія, въ большіе праздники и свои семейныя торжества, посылаль ему лакомства, которыя онь отдаваль на транезу всей братіи:

Но потомъ вмѣтательство Никона въ церковныя дѣла опять вооружило противъ него царя 1), и царь, по наговору бояръ, запретилъ сноситься съ Никономъ, приказалъ сдѣлать обыскъ въ его бумагахъ и пересталъ оказывать ему прежніе знаки вниманія.

Въ іюль 1659 года, Никонъ, узнавши о томъ что дълается въ Москвъ съ его бумагами, написалъ царю ръзкое письмо: "Ти, великій государь,—писалъ опъ,—черезъ стольника своего Аванасія Матюшкина прислалъ свое милостивое

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Весною 1659 года Никонъ, услышавши, что кругицкій митрополить въ Мосьві совершаль обрядь шествія на ослів вы день вербнаго воскресенья, написаль государю письмо, въ которомъ осуждаль этоть поступокъ, считаемый имъ исключительною принадлежностью патріаршаго званія. "Н'якто, —писаль онь царю, —дерзнуль олюбодійствовать съдадище великаго архіерея. Пишу это- не желая возвращенія къ любоначалію и ко власти. Если хотите избирать натріарха благозаконно и правильно, то начните избраніе соборно, и кого божественная благодать избереть, того и мы благословимъ. Если это совершилось по твоей воль, государь, Богь тебя прости, только впередъ воздержись брать на себя то, что не въ твоей власти!" Царь отправиль въ Никону приближенныхъ лицъ объяснить, что ужъ издавна въ Россіи митрополиты совершали это дъйство. Никонъ возразилъ, что это прежде дъзалось невъдъніемъ. Въроятно, во время Никонова патріаршества, уже прежде было сділано распоряженіе о томь, что означенное действо должно принадлежать только патріарху. Ему заметили, чтобы онь болье не вмъшивался въ этого рода дъла. Никонъ отвъчалъ, что онъ паству свою оставиль, но не оставляль попеченія объ истинь. — "И простые пустыники, — сказаль онь, — говорили царямь греческимь объ исправлении духовныхь дёль". — "Но въдь ты отъ патріаршества отрекся, —сказали ему, —и далъ благословеніе на избраніе себъ преемника". - "Да отрекся, - отвъчаль Никонь, - не думаю о возвращении на святительскій престоль, и теперь даю благословеніе на избраніе преемника; но я не отрицаюсь называться патріархомь".

прощеніе; теперь же, слышу, поступаень со мной не какъ съ прощеннымъ, а какъ съ последнимъ злоденъ. Ты повелель взять мои вещи, оставшіяся въ кельи, и письма, въ которыхъ много тайнаго, чего не следуеть знать мірянамъ. Божьимъ попущеніемъ, вашимъ государскимъ совітомъ и всімъ священнымъ соборомъ я быль избранъ первымъ святителемъ, и много вашихъ государевыхъ тайнъ было у меня; кромъ того, многіе, требуя прощенія своихъ гръховъ, написывали ихъ собственноручно и, запечатавши, подавали мнѣ, потому что я, какъ святитель, имфль власть, по благодати Божіей, разрешать имъ грахи, которые разрешать и ведать никому не подобало, да и тебъ великому государю. Удивляюсь, какъ ты дошель до такого дерзновенія: ты прежде страшился судить простыхъ церковныхъ причетниковъ, потому что этого святые законы не повельвають, а теперь захотыль выдать грыхи и тайны бывшаго пастыря, и не только самъ, да еще попустилъ и мір-скимъ людямъ; пусть Богъ не поставитъ имъ во грёхъ этой дерзости, если покаятся! Если тебь, великій государь, чего нужно было отъ насъ, то мы бы для тебя сделали все, что тебъ подобаетъ. Все это дълается, какъ мы слышали, лишь для того, чтобы у насъ не осталось писанія руки твоей, гдф ты называль нась великимь государемь. Оть тебя, великій государь, положено было этому начало. Такъ писалъ ты во всёхъ твоихъ государевыхъ грамотахъ; такъ писано было и въ отпискахъ всёхъ полковъ къ тебе и во всякихъ дёлахъ, Этого невозможно уничтожить. Пусть истребится оное злое, горделивое, проклятое проименованіе, происшедшее не по моей воль. Надъюсь на Господа: нигдъ не найдется моего хотънія или вельнія на это, развъ кромъ лживыхъ сплетенъ лжебратій, отъ которыхъ я много пострадалъ и пострадаю. Все, что нами сказано смиренно, -- перетолковано, будто сказано было гордо; что было благохвально, то пересказано тебъ хульно, и отъ такихт-то лживыхъ словесъ поднялся противъ меня гиввъ твой! Думаю, и тебъ памятно, великій государь, какъ, по нашему приказанію, велёли кликать насъ по трисвятомъ великимъ господиномъ, а не великимъ государемъ. Если тебъ это не намятно, изволь допросить церковниковъ и соборныхъ дьяковъ, и они тебъ тоже скажутъ, если не солгутъ. Прежде я быль у твоей милости единотранезень съ тобою: ты меня кормилъ тучными брашпами, а теперь, іюня въ 25 день, когда торжествовалось рождение благовфриой цапевны Анны Михайловны, всв веселились отъ твоей транезы; одинъя, какъ пёсъ, лишенъ богатой трапезы вашей! Еслибы ты не считалъ меня

врагомъ, то не лишилъ бы меня малаго кусочка хлъба отъ богатой вашей трапезы. Это пишу я не потому, что хлеба лишаюсь, а потому, что желаю милости и любви отъ тебя, великаго государя. Перестань, молю тебя, Господа ради, на меня гивваться. Не попускай истязать мои худыя вещи. Угодно ли бы тебъ, чтобы люди дерзали въдать твои тайны, помимо твоей воли? Не одинъ я, но многіе ради меня страдають. Еще недавно, ты государь, приказываль мню сказать ст княземъ Юріемъ, что только ты, да князь Юрій ко мнъ добры; а теперь вижу, что ты не только самъ сталъ немилостивъ во мнъ, убогому своему богомольцу, а еще возбраняещь другимъ миловать меня: всёмъ положенъ крепкій заказъ не приходить ко мив! Ради Господа молю, перестань такъ поступать! Хотя ты и царь великій, но отъ Господа поставленъ правды ради! Въ чемъ моя неправда передъ тобою? Въ томъ ли, что, ради церкви, просилъ суда на обидящаго? Что-же? Не только не получилъ я праведнаго суда, но и отвъты были исполнены немилосердія. Теперь слышу, что, противно церковнымъ законамъ, ты самъ изволишь судить священные чины, которыхъ не поверено тебе судить. Помнишь Мануила, царя греческого, какъ хотвлъ онъ судить священниковъ, а ему Христосъ явился: въ соборной, апостольской церкви есть образъ, гдъ святая десница Христова указываетъ указательнымъ перстомъ, повелъвая ангеламъ показнить царя, за то, чтобь не отваживался судить рабовъ Божінхъ прежде общаго суда! Умились, Господа ради, и изъ-за меня грѣшнаго не озлобляй техъ, которые жалеють о мне. Все люди -твои и въ твоей рукъ, того ради паче милуй ихъ и заступай, какъ и божественный апостоль учить: ты слуга Божій, въ отомщение злодъямъ и въ похвалу добрымъ; суди праведно: а на лица не смотри; тъхъ же, которые озлоблены и заточены по малымъ винамъ или по оболганію, тъхъ, ради Бога, освободи и возврати; тогда и Богъ святый оставитъ многія твои согрѣшенія." Въ заключеніе Никонъ увѣрялъ царя, что онъ не забираль съ собой патріаршей казны и ризницы, какъ на него говорили 1).

<sup>\*) &</sup>quot;Говорять, будто я много ризницы и казни взяль съ собою—я взяль одинъ только саккось и то не дорогой, а омофорь прислаль мнё халкидонскій митриполить. Казни я съ собой не взяль, а удержаль немного, сколько нужно было на церковное строеніе, чтобы расплатиться съ работниками. Гдё другая казна, то всёмь явно, куда она пошла: дворъ московскій стоить тысячь десять, на постройку посадовь истрачено тысячь десять, а этимь, тебё государь, я челомь удариль на подъемь ратний; да лошадей куплено прошлымь лётомь тысячи на три, да тысячь десять есть въ казнь. Шапка архіерейская тысячь въ пять-шесть стала."

Письмо это не понравилось государю, а бояре намфренно усиливали въ немъ досаду противъ бывшаго друга. Подъ предлогомъ небезопасности отъ нашествія враговъ, его хотели удалить отъ Москвы и отъ имени даря предложили перевхать въ връпкій монастырь Макарія Колязинскаго. "У меня, — сказаль Никонь, - есть свои крыпкіе монастыри: Иверскій и Крестный, а въ Колязинъ я не пойду; лучше, уже мнѣ идти въ Зачатейскій монастырь въ Китай-городь, въ углу". — "Ка-кой это Зачатейскій монастырь?" спросиль его посланный. - "Тотъ, сказалъ Никонъ, что на Варварскомъ крестъ, подъ горою."— "Тамъ тюрьма", замътилъ посланный.— "Это и есть Зачатейскій монастырь", сказалъ Никонъ. Его не услали въ Колязинскій монастырь. Съ царскаго разрешенія Никонъ прівзжаль въ Москву, даваль всёмь разрешеніе и прощеніе, а чрезъ три дня, по царскому повеленію, отправился въ Крестный монастырь, построенный имъ на Беломъ море, въ память своего избавленія отъ кораблекрушенія, когда онъ быль еще простымъ јеромонахомъ.

Никона удалили съ темъ, чтобы, во время его отдаленія, ръшить его судьбу. Въ февралъ 1660 года, въ Москвъ, собранъ былъ соборъ, который положилъ не только избрать другого патріарха, но лишить Никона чести архіерейства и священства. Государь смутился утвердить такой приговоръ и поручилъ просмотръть его греческимъ архіереямъ, случайно бывшимъ въ Москвъ. Греки, сообразивши, что противъ Никона вооружены сильные міра сего, не только одобрили приговоръ русскихъ духовныхъ, но еще нашли, въ подтверждение справедливости этого приговора, какое-то сомнительнаго свойства объясненіе правиль Номоканона. Тогда энергически поднялся за Никона ученый кіевскій старець Епифаній Славинецкій. Онъ. въ поданной царю запискъ, на основании церковнаго права. ясно доказаль несостоятельность примененія указанныхь греками мъстъ къ приговору надъ Никономъ. Епифаній признаваль, что соборь имфеть полное право избрать другаго патріарха, но не можетъ лишить Никона чести патріаршаго сана и архіерейскаго служенія, такъ какъ добровольно отрекающіеся архіерен не могуть, безь вины и суда, лишаться права носить санъ и служить по архіерейскому чину. Доказательства Славинепкаго показались такъ сильны, что царь остался въ недоумфнін. Онъ рфшился снова обратиться къ Никову съ ласкою и просить его, чтобъ онъ далъ свое благословение на избрание новаго патріарха. Никонъ отвіналь, что есля его позовуть въ Москву, то онъ дастъ свое благословение новоизбранному патріарху, а самъ удалится въ монастырь. Но Никона не рѣшались призвать въ Москву на соборъ; ему только дозволили воротиться въ Воскресенскій монастырь Туда прибылъ снова Никонъ и жаловался, что когда онъ находился въ Крестномъ монастырѣ, то его хотѣлъ отравить черный дьяконъ Өеодосій, подосланный крутицкимъ митрополитомъ, его заклятымъ врагомъ. Өеодосій съ своими соумышленниками былъ въ Москвѣ подвергнутъ пытѣѣ; но темное дѣло осталось неразъясненнымъ.

Въ Воскресенскомъ монастыръ Никона ожидала другая непріятность: окольничій Романъ Боборыкинъ завладёль угодьями, принадлежащими Воскресенскому монастырю. Монастырскій приказь утвердиль за нимъ эту землю. Между крестьянами Воборыкина и монастырскими произошли, по обычаю, споры и драки. Боборыкинъ подаль жалобу въ монастырскій приказъ, а приказъ притянулъ къ отвъту монастырскихъ крестьянъ. Тогда Никонъ написалъ царю длинное и ръзкое письмо, называль церковь гонимою, сравниваль ее съ апокалипсическою женою, преследуемою зміемъ. "Откуда, — спрашиваль онъ царя въ своемъ письмъ, - взялъ ты такую дерзость, чтобы дълать сыски о насъ и судить насъ? Какіе законы Божіи повельли тебь обладать нами, божінми рабами? Не довольно ли тебъ судыть правильно людей царствія міра сего? Но ты и объ этомъ не стараешься... Мало ли тебъ нашего бъгства? Мало ли тебъ, что мы оставили все на волю твоего благородія, отрясая прахъ ногъ своихъ ко свидътельству въ день судный! Рука твоя обладаетъ всёмъ архіерейскимъ судомъ и достояніемъ. По твоему указу, - страшно молвить, - владыкъ посвящають, архимандритовь, игуменовь и поповь поставляють, а въ ставильныхъ грамотахъ даютъ тебъ равную честь со Святымъ Духомъ, пишутъ: "По благодати св. Духа и по указу великаго государа". Какъ будто святой Духъ не воленъ посвятить и безъ твоего указа? Какъ много Богъ тебъ терпитъ, когда написано: "аще кто на св. Духа хулить, не имать оставленія. ни въ сій въкъ, ни въ будущій": Если тебя и это не устрашило, то что можетъ устращить! Уже ты сталь недостойнымъ прощенія за свою дерзость. Повсюду твоимъ насиліемъ отнимаются у митрополій, епископій и монастырей движимыя и недвижимыя вещи. Ты обратиль ни во что установленія и законы св. отецъ, благочестивыхъ царей греческихъ, великихъ царей русскихъ и даже грамоты и уставы твоего отца и твои собственные. Прежде, по крайней мъръ, хотя и написано было по страсти, ради народнаго смущенія, но все-таки сказано: въ монастырскомъ приказъ сидъть архимандритамъ, игуменамъ,

священникамъ и честнымъ старцамъ; а ты все это упразднилъ: судять церковный чинь мірскіе судьи; ты обезчестиль св. Духа, признавши его силу и благодать недостаточною безъ твоего указа; обезчестиль святыхъ апостоловъ, дерзая поступать противно ихъ правиламъ, -- дики святыхъ, вселенскіе соборы, св. отець, благочестивыхъ царей, великихъ князей, укрѣпившихъ православные законы. Ордынскіе цари возстануть противъ тебя въ день судный съ ихъ арлыками; и они, невърные, не судили сами церковныхъ судовъ, не вступальсь ни во что церковное, не оскорбляли архіереевъ, не отнимали Божія возложенія, а сами давали грамоты, которыя всюду по митрополіямь, монастырямь и соборнымъ церквамъ соблюдались до твоего царствованія. Того ради, Божія благодать исполняла царскіе обиходы и міръ быль весь строень, а въ твое царствіе всё грамоты упразднены, и отняты у церкви Божіей многія недвижимыя вещи; за это Богъ оставилъ тебя, и впередъ оставитъ, если не поканшься"... Никонъ въ томъ же письмъ разсказывалъ, что ему было виденіе во время дремоты въ церкви на заутрени: являлся ему митрополить Петръ и повелёдь сказать царю, что за обиды, нанесенныя церкви, быль два раза моръ въ странт, и царское войско терпъло поражение. Вслъдъ затъмъ Никону, какъ онъ увбряль, представился царскій дворець, и нікій сідой мужь сказаль: "Псы будуть въ этомъ дворъ щенять своихъ родить, и радость настанеть бъсамъ оть погибели многихъ людей".

Само собою разумѣется, послѣ этого письма примиреніе царя съ патріархомъ стало еще труднѣе. Между тѣмъ, монастырскій приказъ, на зло Никону, особенно ненавидѣвшему этотъ приказъ, рѣшилъ дѣло спорное въ пользу Боборыкина. Никонъ, раздраженный этимъ до крайности, отслужилъ въ Воскресенскомъ монастырѣ молебенъ и, за этимъ молебномъ, велѣлъ прочитать жалованную грамоту царя на землю Воскресенскаго монастыря, въ доказательство того, что монастырскій приказъ рѣшилъ дѣло неправильно, а потомъ произнесъ проклатіе, выбирая пригодныя слова изъ 108 псалма 1).

Боборыкинь донесь, что эти проклятія огносилиськь государю. Набожный царь пришель въ ужась, собраль къ себъ архіереевь, плакаль и говориль: "Пусть я грёшень; но чёмь

<sup>1) &</sup>quot;Молитва его да будеть грѣхомъ, да будуть дни его кратки, достоинство его да получить другой; дѣти его да будуть сиротами, жена его вдовою; иусть заимодавець захватить все, что у него есть, и чужіе люди разграбять труды его; пусть дѣти его скитаются и ищуть хаѣба внѣ своихъ онустошенныхъ жилищъ... Пусть облечется проклятіемъ, какъ одеждою, и оно проникиетъ, какъ вода, во внутренности его и, яко елей, въ кости его" и пр.

виновата жена моя и любезныя дёти мои, и весь дворъ мой, чтобы подвергаться такой клятв ?"

Вь это время сталь приближень къ царю грекъ митрополить газскій, Паисій Лигаридь, человікь ученый, получившій образованіе въ Италія; впоследствій онъ быль въ Палестинъ посвященъ въ архіерейскій санъ, но подвергся запрещенію отъ іерусалимскаго патріарха Нектарія за латиномудрствованіе. Никонъ, еще до своего отреченія, по ходатайству грека Арсенія, пригласиль его въ Москву. Паисій прі-**Бхаль** уже въ 1662 году, когда патріархъ находился въ Воскресенскомъ монастыръ. Никонъ надъялся найти себъ защитника въ этомъ ученомъ грекъ. Паисій сперва пытался примирить патріарха съ царемъ, и письменно убъждаль его смириться и отдать кесарево кесареви, но увидёль, что выходки Никона до того раздражили царя и бояръ, что на примиреніе надежды ніть - и открыто сталь на сторону враговь натріарха. Этотъ прівзжій гревь подаль царю советь обратиться къ вселенскимъ патріархамъ. Царь Алексви Михайловичь, по своей натуръ, всегда готовъ быль прибъгнуть къ полумерамь, именно тогда, когда нужно было действовать прямо и решительно. И въ этомъ случав было такъ поступлено. Составили и порешили отправить ко всемь вселенскимъ патріархамь двадцать пять вопросовь, относящихся къ делу Никона, но не упоминая его имени: представлены были на обсужденіе патріарховъ случан, какіе происходили въ Россін, но представлены такъ, какъ будто неизвъстно: когда, и съ къмъ они происходили; казалось даже, что они не происходили вовсе, а приводились только для того, чтобы знать, какъ слёдуетъ поступить, если бы они произошли. Доставить эти вопросы патріархамь царь дов'триль одному греку, по имени Мелетію, котораго Паисій Лигаридъ поручиль вниманію государя.

Затьмь, въ ожиданіи отвьтовь отъ вселенскихъ патріарховь на посланные вопросы, царь въ іюль 1663 г. отправиль въ Воскресенскій монастырь къ Никону того же Лаисія Лигарида съ астраханскимъ архіепископомъ Іосифомъ; вмъсть съ нимъ поъхали къ Никону давніе недоброжелатели патріарха: бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевскій, окольничій Родіонъ Стрышневъ и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ.

Никонъ былъ озлобленъ противъ Паисія, котораго еще не видалъ въ глаза: онъ надъялся, что приглашенный имъ грекъ будетъ за него; теперь до Никона дошло, что Паисій не только даетъ совъты царю ко вреду Никона, но даже толкуетъ, будто Никонъ неправильно носитъ званіе патріарха,

два раза получивши архіерейское рукоположеніе: какъ митрополить новгородскій и потомь, какъ патріархъ московскій. Какъ только явился къ нему на глаза этоть грекъ на челѣ посольства, Никонъ обругаль его самоставникомь, воромь, собакой. "Привыкли вы тыкаться по государствамъ, да мутить—и у насъ того же хотите!" сказалъ онъ, обращаясь уже, по смыслу своей рѣчи, не къ одному лицу Паисія, а вообще къ грекамъ.

- Отвъчай мнъ по евангельски, сказалъ Паисій по латини, —провлиналъ ли ты царя?
- Я служу за царя молебны, сказалъ Никонъ, когда ему перевели слова Паисія; а ты зачёмъ говоришь со мною на проклятомъ латинскомъ языкѣ?
- Языки не проклаты, сказалъ Паисій, когда огненный духъ сошель въ видъ языковъ; не говорю съ тобою по эллински, потому что ты невъжда и не знаешь этого золотого языка. Ты самъ услышишь латинскій языкъ изъ устъ паны, когда поъдешь въ Римъ для оправданія. Въдь ты ищешь у него аппеляціи.

Это было, по всему видно, злотолкованіе словъ, произнесенныхъ Никономъ о древнемъ правѣ суда римскихъ первосвященниковъ.

— Ты, — продолжаль Паисій, — выписываль правила о паискомъ судѣ, бывшемъ въ то время, какъ папы еще сохраняли благочестіе, а не написаль, что послѣ нихъ судъ перешель ко вселенскимъ пратріархамъ.

Никонъ, обратившись къ товарищу Паисія Іосифу, сказаль:
—И ты, бъдный, туда же! А помнишь ли свое объщаніе? Говориль, что и царя слушать не станень! Что? видно тебъ что нибудь дали, бъдняку!

Вступили въ разговоръ бояре и стали допрашивать патріарха на счетъ читаннаго имъ проклятія со сто восьмымъ псалмомъ.

- Клятву я произносиль на Романа Боборыкина, а не на государя,—сказаль Никонь. Онь вышель и возвратился снова съ тетрадкой.—Воть, что я читаль!—сказаль онь.
- Вольно тебъ, сказали бояре, показать намъ и советьмъ иное!

Никонъ выходилъ изъ себя, стучалъ посохомъ, перебивалъ ръчи бояръ, и въ порывъ досады, какъ увъряютъ, сказалъ:

"Да еслибъ я и къ лицу государя говорилъ такія слова... я и теперь за его обиды стану молить: "приложи зла, Господи, сильнымъ земли!"

Сыпались взаимные укоры. Никонъ ропталъ, что царь вступается въ святительскіе суды и въ церковные порядки,

а бояре упрекали Никона за то, что натріархъ вступался въ государственныя дёла.

Среди жаркаго спора съ боярами, Никонъ обратился къ

Паисію и свазаль:

— Зачёмъ противъ правила ты надёлъ красную мантію?

— Затъмъ, — отвъчалъ Паисій, — что я изъ настоящаго Іерусалима, гдъ пролита пречистая кровь Спасителя, а не изъ твоего лжеименнаго Іерусалима, который есть ни старый, ни новый, а третій—антихристовъ!

Никонъ опять вступилъ въ споръ съ боярами:

— Какой это тамъ у васъ соборъ затвается? — сказалъ онъ.

— Соборъ собирается по царскому велёнію для твоего неистовства, а тебё до него нётъ дёла. Ты уже болёе не натріархъ!—сказали бояре.

— Я вамъ не патріархъ, — сказалъ Никонъ, — но патрі-

аршескаго сана не оставляль.

Споръ становился горяче. Никонъ закричалъ:

Вы на меня пришли какъ жиды на Христа!

Отъ него потребовали его подначальныхъ, для допроса по дѣлу о проклятіи со сто восьмымъ псалмомъ.

-- Я не пошлю никого изъ своихъ людей, -- сказалъ Ни-

конъ. - Берите сами, кого вамъ надобно.

Около монастыря наставили стражу, чтобъ никто не убѣжалъ. Начались допросы. Всѣ, бывшіе въ церкви во время обряда, совершеннаго Никономъ надъ царскою грамотою, не показали ничего, обличающаго, чтобы Никонъ относилъ свое проклятіе къ особѣ царя 1); всѣ, кромѣ того, показывали, что въ этотъ день читалось на ектеніяхъ царское имя.

Бояре еще принялись спорить съ Никономъ. Разгоряченный патріархъ грозиль, что онъ "оточтетъ" царя отъ христіанства, а бояре сказали: "Поразитъ тебя Богъ за такія дерзкія рѣчи противъ государя; если бы ты быль не такого чина, —мы бы тебя за такія рѣчи живого не отпустили".

Послѣ такихъ бесѣдъ, которыхъ содержаніе сообщено было царю, быть можетъ и съ прибавленіями, примиреніе сдѣлалось невозможнѣе.

— Видълъ Никона? — спросилъ царь Алексъй Михайловичъ Паисія.

<sup>1)</sup> Замъчательно, что для Никона ничего не значило изречь церковное проклятіе по собственнымь дъламъ. У одного купца, Щепоткина, взяль опь въ долгь 500 пуд. мъди на отливку колокола. Щепоткинъ въ уплату этого долга роздаль товары, которие патріархъ поручилъ ему продать. Никонъ нашелъ счеть Щепоткина неправильнымъ и, вмъсго судебнаго иска, поразилъ его проклятіемъ.

— Лучше было бы мив не видать такого чудища, — сказаль грекь,—лучше оглохнуть, чёмъ слушать его циклопскіе крики! Если бы вто его увидёль, то почель бы за бёшенаго волка!

На следующій 1664 годь получены ответы четырехъ патріарховь, привезенные Мелетіемь. Отвъты эти были какъ нельзя болье противъ Никона, хотя въ нихъ, сообразно вопросамъ, не упоминалось его имя. Главная суть состояла въ томъ, что, по мивнію вселенскихъ натріарховъ, московскій патріархъ и все духовенство обязаны повиноваться царю, пе должны вмішиваться въ мірскія діла; архіерей, хотя бы носящій и патріаршій титуль, если оставить свой престоль, то м ожеть быть судимь епископами, но имфеть право подать аппеляцію константинопольскому патріарху, какъ самой верховной духовной власти, а лишившись архіерейства, хотя бы добровольно, лишается тёмъ самымъ вообще священства. Здёсь именно оправдывалось то, что хотёль поставить соборь въ 1660 году и что было задержано возраженіями Славинецкаго. Но туть возникли сомнънія. Греки, наплывшіе тогда въ Москву и допускаемые паремъ вмышиваться въ церковную счуту, вознившую въ русскомь государствь, ссорились между собою и доносили другъ на друга. Явился какой-то иконійскій митрополить Аванасій, называль себя (неправильно, какъ послів объяснилось) экзархомъ и вийстй родственникомъ константинопольскаго патріарха; онъ заступался за Никона; явился другой грекъ Стефанъ, также какъ будто отъ константинопольскаго патріарха съ грамотой, гдв патріархи назначали своими экзархомъ Лигарида Паисія. Этогъ Стефанъ былъ противъ Никона. Аванасій иконійскій увъряль, что патріаршія подписи на отвътахъ, привезенныхъ Мелетіемъ, подложныя. Царь, бояре, духовныя власти сбились съ толку и отправили въ Константинополь монаха Савву за справками о навхавшихъ въ Москву грекахъ и съ просьбою въ константинопольскому патріарху прибыть въ Москву и решить дело Никона своею властію. Патріархъ Діонисій отказался вхать въ Москву, совътовалъ царю или простить Нивона или поставить, вмъсто него, иного патріарха, а о грекахъ, озадачившихъ царя и его синклить своими противорьчіями, даль самый невыгодный отзывъ. Ни Аванасію иконійскому (котораго вовсе не признаваль за своего родственника), ни Стефану, онъ не даваль никакихъ полномочій; о Пансів Лигаридв сказаль, что, по многимъ слухамъ, онъ — папежнивъ и лукавый человъвъ; навонедъ, о самомъ Мелетін, котораго дарь посылаль въ патріархамъ съ вопросами, отозвался неодобрительно. Такимъ обра-

зомъ, хотя отвъты, привезенные Мелетіемъ отъ четырехъ натріарховъ, не оказались фальшивыми, однако, важно было то, что самъ константинопольскій патріархъ, котораго судъ цвнился выше всего въ этихъ отвътахъ, изъявлялъ мнъніе, что Никона можно простить, следовательно, не признаваль его виновнымъ до такой степени, чтобы низвержение его было неизбъжно. Еще сильнъе заявилъ себя въ этомъ смыслъ іерусалимскій патріархъ Нектарій. Хотя онъ и подписался на отвътахъ, которые могли служить руководствомъ для осужденія Никона, но, вслёдь затёмь, прислаль къ царю грамоту, и въ ней убъдительно и положительно совътовалъ царю, для избъжанія соблазна, помириться съ Никономъ, оказать ему должное повиновеніе, какъ къ строителю благодати, и какъ предписывають божественные законы. Патріархъ изъявляль, кромѣ того, полное недовѣріе къ тѣмъ обвиненіямъ противъ московскаго патріарха, какія слышаль отъ присланнаго къ нему изъ Москвы Мелетія. Отзывы константинопольскаго и іерусалимскаго патріарховъ задержали дёло.

Собирать соборь и осудить Никона послё этого казалось уже зазорно, тёмь болёе, когда отвёты патріарховь не относились положительно къ лицу Никона; осужденный, сообразно тёмь же отвётамь, могь подать аппеляцію къ константинопольскому патріарху и даже ко всёмь четыремь патріархамь. Дёло затянулось бы еще далёе; русская церковь на долгое время предана была бы раздору и смутамь, такь какъ, судя по отзывамь двухь патріарховь, могло быть между этими вселенскими судьями разнорёчіе и даже можно было опасаться, что дёло повернулось бы въ пользу Никона.

Однако, патріаршіе отзывы не поколебали вполнѣ довѣрія царя къ врагамъ Никона, Паисію и Мелетію. Послѣ разсужденій и толковъ, царь, бояре и власти рѣшили отправить того же Мелетія къ троимъ патріархамъ (кромѣ константинопольскаго) и просить ихъ прибыть въ Москву на соборъ для рѣшенія дѣла московскаго патріарха, а въ случаѣ, если нельзя будетъ пріѣхать имъ всѣмъ, то настанвать, чтобы, по крайней мѣрѣ, пріѣхали двое.

Никонъ, узнавши, что враги его собираютъ надъ нимъ грозу суда вселенскихъ патріарховъ, попытался снова сбливиться съ царемъ и написалъ къ нему въ такомъ смыслъ: "мы не отметаемся собора и хвалимъ твое желавіе предать все разсужденію патріарховъ по божественнымъ заповъдямъ евангельскимъ, апостольскимъ и правиламъ святыхъ отецъ. Но вспомни, твое благородіе: когда ты былъ съ нами въ доб-

ромъ совътъ и любви, мы, однажды, ради людской ненависти, писали въ тебъ, что нельзя намъ предстательствовать во святой великой церкви; а какой быль твой отвъть и написание? Это письмо спрятано въ тайномъ мъстъ въ одной церкви, и этого никто, кром'в насъ, не знаеть. Смотри, благочестивый царь, не было бы тебѣ суда передъ Богомъ и созываемымъ тобою вселенскимъ соборомъ! Епископы обвиняютъ насъ однимъ правиломъ перваго и втораго собора, которое не о насъ написано, а какъ о нихъ предложится множество правилъ, отъ которыхъ никому нельзя будеть избыть, тогда, думаю, ни одинъ архіерей, ни одинъ пресвитеръ не останется достойнымъ своего сана: пастыри усмотрять свои діянія, смущающія твое преблаженство... крутицкій митрополить съ Иваномъ Нероновымъ и прочими совътниками!... Ты посылалъ въ патріархамъ Мелетія, а онъ, злой человѣкъ, на всѣ руки подписывается и печати поддълываетъ... Есть у тебя, великаго государя, и своихъ много, кромв такого воришки".

Это ли письмо, для насъ не вполнѣ понятное, или обычное благодутіе тишайшаго государя побудило его въ кругу бояръ выразиться такъ, что изъ словъ его можно было вывести, что онъ и теперь не прочь помириться съ Никономъ. Этимъ воспользовался другъ и почитатель Никона Зюзинь и написалъ къ Никону, будто царь желаетъ, чтобы патріархъ неожиданно явился въ Москву, не показывая, однако, вида, что царь его звалъ; а чтобъ ему не было на пути задержки, онъ у воротъ городскихъ долженъ былъ скрыть себя и скавать, будто ѣдетъ архимандритъ саввинскаго монастыря. Никонъ довѣрился Зюзину, который завѣрялъ патріарха, что царь милостиво его приметъ. Никона къ тому же успоконвало сновидѣніе: ему приснилось, что въ Успенскомъ соборѣ встаютъ изъ гробовъ святители, и митронолитъ Іона собираетъ ихъ подписи для призванія Никона на патріаршій престолъ.

Согласно подробнымъ наставленіямъ Зюзина, 19-го декабря 1664 года, Никонъ со свитою, состоявшею изъ монаховъ Воскресенскаго монастыря, ночью прівхаль въ Кремль и неожиданно вошель въ Успенскій соборь въ то время, когда тамъ служилась заутреня и читались канизмы. Блюстителемъ натріаршаго престола быль тогда уже не Питиримъ, переведенный въ Новгородъ митрополитомъ, а ростовскій митрополить Іона: онъ находился въ церкви. Никонъ приказаль остановить чтеніе канизмъ, приказаль дьякону прочитать ектенію, взяль посохъ Петра митрополита, приказальна мощамъ, потомъ сталь на своемь патріаршемъ мёстё.

Духовные растерялись, не знали, что имъ начать. Народъ оторопёль. Патріархь подозваль къ себё Іону, благословиль его, потомъ подходили въ нему прочіе, бывшіе въ храмё, духовные. Они недоумёвали, что это значить, и не смёли ослушаться патріарха, думая, что, быть можеть. онъ явился съ царскаго согласія. За ними народъ сталь толпиться и принимать благословеніе архипастыря. Наконецъ, Никонъ приказаль ростовскому митрополиту идти къ государю и доложить ему о прибытіи патріарха. Іона съ трепетомъ, опасаясь себё чего нибудь недобраго, отправился. Царь, слушавшій заутреню въ своей домовой церкви, немедленно послаль звать властей и бояръ.

Духовные сановники и бояре собрались къ царю въ большомъ волненіи. Явился Паисій Лигаридъ и болье всьхъ началъ вопить противъ Никона: "Какъ смель онъ, яко разбойникъ и хвщникъ. наскочить на верховный патріаршій престоль, когда онъ долженъ ожидать суда вселенскихъ патріарховъ?" Такъ говорилъ грекъ; русскіе духовные потакали
ему. Бояре, давніе враги Никона, представляли поступокъ
патріарха преступнымъ. Зюзина между неми не было. Зювинъ, сидя дома, ожидалъ развязки смелой козни, устроенной имъ въ надежде на кроткій нравъ царя, на пробужденіе въ царскомъ сердце прежней любви къ патріарху.

Совѣщаніе царя происходило съ лицами, которыя имѣли причины всѣми силами препятствовать, ради собственной цѣлости, примиренію съ царемъ человѣка, которому они успѣли насолить. Его примиреніе съ царемъ было бы ударомъ для нихъ. Неудивительно, что царь, уже безъ того сильно огорченный Никономъ, поддался ихъ вліянію. Въ Успенскій соборъ посланы были тѣ же лица, которыя бранились съ нимъ въ Воскресенскомъ монастырѣ (Одоевскій, Стрѣшневъ и Алмазъ Ивановъ), и сказали ему:

- Ты самовольно покинуль патріаршій престоль и объщался впередь не быть патріархомь; уже объ этомъ написано ко вселенскимъ патріархамъ: зачёмъ же ты опять пріёхаль въ Москву и вошель въ соборную церковь безъ воли государя, безъ совёта освященнаго собора? Ступай въ свой монастырь!
- Я сошель съ патріаршества никъмъ не гонимый, сказаль Никонъ; — и пришель никъмъ не званный, чтобъ государь кровь утолиль и миръ учиниль. Я отъ суда вселенскихъ патріарховъ не бъгаю. Сюда пришель я по явленію.

Онъ отдалъчимъ письмо къ государю.

Въ письмъ описано было явленіе святителей, бывшее Никову въ сновидъніи. Но если въ тъ времена охотно върили всявимъ видѣніямъ и откровеніямъ, когда онѣ были полезны, то умѣли давать имъ дурной смыслъ, когда онѣ вели ко вреду. Первый Лигаридъ сказалъ предъ государемъ: "ангелъ сатаны преобразился въ святого ангела! Пусть скорѣе удалится этотъ лжевидецъ, чтобъ не произошло смуты въ народѣ или даже кровопролитія!".

Всв были согласны съ грекомъ.

Въ Успенскій соборъ отправилось трое архіереевъ и въчислів ихъ Паисій.

—Уфажай изъ соборной церкви туда, откуда пріфхаль!—

сказали патріарху.

Таковъ былъ послёдній отвётъ Никону. Ему ничего не оставалось. Онъ видёль ясно, что его подвели, обманули. Онъ приложился къ образамъ и вышелъ изъ церкви.

- Оставь посохъ Петра митрополита! - сказали ему бояре.

— Развъ силою отнимите, — сказалъ Никонъ.

Онъ садился уже въ сани; подлѣ саней стоядъ стрѣлец-кій полковникъ, которому приказано было провожать его.

Никонъ отрясъ прахъ отъ ногъ и произнесъ извъстный

евангельскій тексть по этому случаю.

— Мы этотъ прахъ подметемъ! — сказалъ стредеций полковникъ.

— Размететь вась вонь та метла, что на небъ-хвостатая звъзда!—сказаль Никонь, указывая на видимую тогда комету.

Вслёдъ за Никономъ послали требовать отъ него посоха. Онъ уже не упрямился и отдалъ посохъ. Отъ него требовали отдать письмо, по которому онъ пріёзжалъ въ Москву. Ни-

конъ отослалъ и это письмо государю.

Тогда Зюзинъ былъ подвергнутъ допросу и пыткъ. Онъ указывалъ на соумыпленіе съ Нащокинымъ и Артамономъ Матвъевымъ. Оба заперлись. По всему видно, однако, что Нащокинъ
дъйствительно своими разсказами о томъ, что царь не гнъвается на патріарха, побудилъ Зюзина на смёлое дѣло. Зюзина приговорили бояре къ смертной казни, но царь замѣнилъ
казнь ссылкою въ Казань. Досталось немного и митрополиту
Іонъ. Царь поставилъ ему въ вину, что онъ бралъ благословеніе
отъ Никона; вирочемъ, ему не сдѣлали большого зла; его только отръшили отъ должности блюстителя партіаршаго престола.

Никонъ былъ жестоко посрамленъ. До сихъ поръ онъ стоялъ твердо на своемъ; онъ говорилъ, что не хочетъ править патріаршимъ престоломъ, будучи, однако, всегда въ душѣ согласнымъ возвратиться на этотъ престолъ, если его станутъ сильно просить и пообѣщаютъ, что все будетъ по его жела-

нію, -- однимъ словомъ, если обойдутся съ нимъ такъ, какъ обошлись въ 1652 г. при его посвящении на патріаршее достоинство. Теперь, после столькихъ заявленій своего нежеланія, онъ самъ явился на свое патріаршее мъсто въ Москву — и быль изгнань съ этого мёста! Понятно, какъ должна была озлобить его неловкая услуга Зюзина. Никонъ еще разъ попытался, если уже не быть на патріаршествь, то, по крайней мъръ, покончить дело безъ вселенскихъ патріарховъ, сколько нибудь сносно для своего будущаго существованія. Никонъ благословляль избрать другого патріарха, отрекался отъ всякаго вмѣтательства въ дѣла, просилъ только оставить за нимъ патріаршій титуль, монастыри, имь настроеные, со всёми ихъ вотчинами, съ тъмъ, чтобы новый патріархъ не касался ихъ и, равнымъ образомъ, съ темъ, чтобы эти монастыри не подлежали мірскимъ судамъ. Никонъ затёмъ прощалъ и разрёшалъ всёхъ, кого прежде проклиналь. Предложение его было предметомъ предварительнаго разсужденія, съ цілью обсудить его на предстоявшемъ соборъ, но потомъ-оставлено безъ вниманія.

Никонъ, видя, что не удается ему покончить дѣла безъ восточныхъ патріарховъ, послалъ одного родственника своего, жившаго въ Воскресенскомъ монастырѣ, пробраться въ Турцію и доставить письмо къ константинопольскому патріарху. Въ этомъ письмѣ Никонъ изложиль всю свою распрю съ царемъ и боярами, поридалъ Уложеніе (какъ мы привели выше), охуждалъ поступки царя, замѣчалъ, что царь Алексѣй весь родъ христіанскій отягчилъ данями сугубо и трегубо, и болѣе всего жаловался на Паисія Лигарида; указывалъ, что опъ вѣруетъ по-римски, принялъ отъ папы рукоположеніе, въ Польшѣ служилъ въ костелѣ римско-католическую обѣдню; а между тѣмъ, царь его приблизилъ къ себѣ, слушается его и сдѣлалъ предсѣдателемъ на соборѣ; на этомъ соборѣ перевели крутицкаго митрополита въ Новгородъ, противно закону, запрещающему переводить архіереевъ съ одного мѣста на другое.

Не дошло это письмо къ Діонисію. За Никономъ и всѣми

Не дошло это письмо въ Діонисію. За Никономъ и всёми его поступками зорко слёдили его противники. Посланный былъ схваченъ; письмо Никона доставлено царю и окончательно вооружило противъ него Алексёя Михайловича.

Чувствовалась и сознавалась потребность скоръйшаго превращенія смуть въ церкви. Удаленіе патріарха и долгое отсутствіе верховной церковной власти развязали противниковъ преобразованія, начатаго Никономъ. У нихъ нежданно явилось общее съ сильными земли, съ самимъ царемъ, со всъмъ, что тогда было не въ ладахъ съ патріархомъ, главнымъ виновникомъ ненавистныхъ измѣненій церковной буквы и обряда. Расколоучители подняли головы; сильно раздавался ихъ голосъ. Аввакумъ былъ возвращенъ изъ Сибири, жилъ въ Москвъ, былъ вхожъ въ знатные дома, и если върить ему, самъ царь видель его и обращался съ нимъ ласково. Этоть человевь, вкрадчивый, умівшій озадачивать слушателей беззастінчивой ложью о своихъ чудесахъ и страданіяхъ, пріобреталь сторонниковъ; онъ совратилъ двухъ знатныхъ госпожъ, урожденныхъ сестеръ Соковниныхъ: княгиню Урусову и боярыню Морозову, которыя, какъ женщины вліятельныя и богатыя, способствовали распространенію раскола. Слишкомъ горячая пропов'ядь не дала Аввакуму долго проживать въ Москвъ: онъ былъ сосланъ въ Мезень. Но видно, онъ имълъ сильныхъ повровителей; его скоро воротили, а потомъ опять принуждены были сослать въ Пафнутьевскій монастырь. Никита Пустосвять и Лазарь муромскій написали сочиненія противъ новшествъ, какъ называли тогда церковное преобразование противники; они подавали въ царю свои сочиненія въ вид' челобитныхъ и распространяли ихъ списки въ народъ. Тогда же архимандритъ Покровскаго монастыря Спиридонъ написалъ сочинение: "О правой въръ", а дъяконъ Оедоръ—другое, въ которомъ обвинялъ всю восточную церковь въ отступлении отъ православия. Кромъ Москвы, въ разныхъ предёлахъ государства появились рыные расколоучители. Въ костромскомъ увздё успёшнымъ распространителемъ раскола былъ старецъ Капитонъ, крестьянинъ дворцоваго села Даниловскаго; за свое строгое постничество онъ пріобрѣль въ народѣ славу святого и увлекаль толиы своею проповѣдью; его вліяніе было такъ велико, что нѣкоторое время всёхъ раскольниковъ вообще называли капитонами. Во владимирскомъ увздв проповедываль расколь бывшій наборщикъ печатнаго двора Иванъ; въ нижегородскомъ, ветлужскомъ, балахонскомъ увздахъ проповёдывали Ефремъ Потемкинъ и іеромонахъ Аврамій; въ Смоленскъ-протопонъ Сераціонъ; на сѣверѣ скитались и проповѣдывали расколъ монахъ Кирилло-Бълозерскаго монастыря Іоасафъ и Кожеозерскаго Богольпъ; въ Соловецкомъ — Герасимъ Фирсовъ, Епифаній и другіе; монахи Досивей и Корнилій странствовали по Дону и возмущали монаховъ и народъ противъ церковнаго нововведенія, а монахъ Тоасафъ Истоминъ волновалъ народъ въ Сибири. Въ разныхъ мѣстахъ появились святоши, отшельники, странники, постники, блаженные, которые возвѣщали народу, что приходять послёднія времена, наступаеть царство Антихриста, искажается древняя праведная въра, стращали,

что кто приметь трехперстное сложеніе, трегубое аллилуія, произношеніе и начертаніе имени Христа Іисусь, вмѣсто Исусь, четвероконечный кресть и другія отмѣны въ богослужебныхъ книгахъ, того ожидаеть вѣчная погибель, а кто не покорится и претерпить до конца—тотъ спасется.

Невозможнымъ болве казалось ждать; надобно было принимать мёры; съ этою цёлью положили открыть соборь: необходимо было разсёнть нелёные толки о томъ, что въ 1666 году будеть что-то страшное, роковое. Наконецъ, въ ожиданіи прибытія вселенскихъ патріарховъ, хотёли показать предъ этими патріархами, что русская церковь дёятельно борется со лжеученіями и осуждаетъ ихъ.

Соборъ этотъ, подъ предсъдательствомъ новгородскаго митрополита Питирима, открылся въ началѣ 1666 года и продолжался около полугода. Засъданія его происходили въ патріаршей крестовой палатв. Члены собора разсматривали тв и другія раскольничьи сочиненія, призывали авторовъ и другихъ распространителей мнёній, противныхъ церкви; обличали ихъ, а въ заключение предлагали имъ или отречься отъ своихъ заблужденій, или подвергнуться наказанію. Большинство ихъ принесло покаяніе, хотя вообще неискренно 1). Никита Пустосвять отрекся отъ своего ученія, получиль прощеніе, но съ тайнымъ намёреніемъ опять дёйствовать въ пользу раскола, и быль отправлень въ монастырь Николая на Угреше. Все другіе покаявшіеся были разосланы по монастырямъ. Аввакумъ былъ непоколебимъ и не только не покорился никакимъ убъжденіямъ, но еще называль неправославнымъ весь соборъ. Поэтому, 13 мая 1666 года, въ Успенскомъ соборъ онъ былъ лишенъ сана, преданъ провлятію, отданъ мірскому суду и отправленъ въ Пустозерскій острогъ. Лазарь быль еще задорнве; ему дали нвсколько мвсяцевь на размышленіе, но никакія уб'яжденія на него не д'яйствовали. Впосл'ядствіи, его предали ана вемъ, но онъ и послъ того такъ нестерпимо ругался, что, наконецъ, ему отръзали языкъ и отправили въ Пустозерскъ. Дъяконъ Өедоръ сначала притворился, будто кается и отрекается отъ своихъ заблужденій, и быль послань въ Угрешскій монастырь, а потомъ ушель оттуда, хотёль увезти свою жену и дътей и бъжать, но быль схвачень и началь открыто хулить соборъ и никоновскія новшества. За это онъ отданъ

<sup>1)</sup> Ефремъ Потемкинъ, пнокъ Григорій, бывшій протопопъ Мироновъ, нгуменъ Златоустовскаго монастыря Өеоктисть, Герасимъ Фирсовъ, іеромонахъ Сергій, Серапіонъ Смоленскій, Антоній муромскій, іеромонахъ Аврамій, игуменъ Сергій.

быль мірскому суду, лишень языка и отправлень вмісті съ Лаваремь вы заточеніе. Вы заключеніе соборь подтвердиль всі прежнія постановленія собора, бывшаго по поводу исправленія книгь.

Этотъ соборъ 1666 г. былъ все еще какъ бы предуготовительнымъ. Его постановленія о расколь преднолагалось пре-

дать суду и обсужденію вселенскихъ патріарховъ.

Изъ четырехъ вселенскихъ патріарховъ только двое: антіохійскій Макарій, еще прежде бывавшій въ Москвѣ, александрійскій Паисій, отправились въ Москву, по приглашенію царя; остальные два дали имъ свое полномочіе. Путь ѣхавшихъ въ Россію лежалъ черезъ Малую Азію, Персію и Грузію до Астрахани; отъ Астрахани до Москвы они ѣхали съ большою торжественностью. Царь приказалъ доставлять имъ всевозможныя удобства и даже устроивать мосты для провзда. По близости къ столицѣ, къ нимъ, по обычаю, высылали нѣсколько почетныхъ встрѣчъ, одна за другою. У городскихъ воротъ встрѣчала ихъ часть духовенства, и они шли до Успенскаго Собора крестнымъ ходомъ, при звонѣ колоколовъ среди огромнаго стеченія народа. Это было 2 ноября 1666 года.

Послъ первыхъ церемоній и угощеній, патріархи предварительно занялись изследованіемь дела, которое имъ предстояло ръшить. Царь назначиль для этого занятія съ ними двухъ архіереевъ, Павла крутицкаго и Иларіона рязанскаго, а къ нимъ присоединилъ одноязычнаго съ патріархами Паисія Лигарида. "Имъйте его отнынъ при себъ, — сказалъ царь. — Онъ знакомъ съ деломъ; отъ него все подробно узнаете". Собственно Лигаридъ былъ докладчикомъ по делу Никона передъ вселенскими патріархами. Онъ составиль обвинительную записку противъ московскаго патріарха, которая заранве настроила судей противъ обвиняемаго. Достойно замъчанія, что Пансій въ своей запискі старался вооружить патріарховъ темъ, какъ будто Никонъ посягалъ на право и власть вселенскихъ патріарховъ, и доказывалъ это съ разными натяжками, указывая, главнымъ образомъ, на то. что Никонъ изъ высокомърія вымышляль себъ разные титулы.

Наконець, 29 ноября, отправлены были псковскій архіепископь Арсеній, ярославскій архимандрить Сергій и суз-

дальскій Павель звать Никопа на соборъ.

Никонъ сказалъ имъ:

"Откуда святъйшіе патріархи и соборъ взяли такое безчиніе, что присылають за мною архимандритовъ и игуменовъ когда по правиламъ слъдуетъ послать двухъ или трехъ архіереевъ?

Ярославскій архимандрить на это сказаль:

"Мы къ тебъ не по правиламъ пришли, а по государеву указу. Отвъчай намъ: идешь или не идешь?"

"Я съ вами говорить не хочу, — свазалъ Никонъ, — а буду говорить съ архіереями. Александрійскій и антіохійскій патріархи сами не имѣютъ древнихъ престоловъ и скитаются, я же поставленіе святительское имѣю отъ константивопольскаго". Затѣмъ, обратившись къ Арсенію, онъ продолжалъ: "если эти патріархи прябыли по согласію съ константинопольскимъ и іерусалимскимъ, то я поѣду".

На другой день, 30 ноября, Никонъ отслужиль заутреню съ елеосвящениемъ, потомъ — литургію, въ архіерейскомъ облаченіи, поучалъ братію о терпёніи, а къ вечеру выёхаль въ саняхъ. Посланные за нимъ успёли, однако, дать знать въ Москву, что Никонъ принялъ ихъ нечестно, не идетъ и не сказалъ когда поёдетъ.

Тогда въ столовой избъ, въ присутствіи государя и бояръ, собравшіеся вселенскіе патріархи и русскія духовныя лица послали другой вызовъ Никону, съ упрекомъ за непослушаніе, съ приказаніемъ прибыть въ Москву 2 декабря, во второмъ или въ третьемъ часу ночи, не болѣе какъ съ десятью человъками, и остановиться въ кремлѣ на Архангельскомъ подворьѣ. Никонъ былъ уже въ дорогѣ, когда его встрѣтило это второе посольство. Никонъ остановился въ селѣ Черновѣ, такъ какъ ему было велѣно ждать до ночи 2 декабря, а 1 декабря къ нему послали третье приглашеніе: оно было не нужно, такъ какъ Никонъ ѣхалъ туда, куда его звали, но, видно, враги хотѣли усугубять его вину и дать дѣлу такой ходъ, какъ будто бы Никонъ не слушался соборнаго призыва 1).

"Некому на васъ жаловаться, — сказалъ Никонъ, — развъ только единому Богу! Какъ же я не ъду? И для чего велите выъзжать ночью съ немногими людьми? Хотите върно удавить, какъ митрополита Филипна удавили!"

Никонъ прівхаль около полуночи и только-что въвхаль въ Никольскія ворота кремля, какъ за нимъ заперли ворота; стрвлецкій полковникъ произнесъ: "Великаго государя двло". За Никономъ вхаль его клирикъ Шушера съ патріаршимъ крестомъ. У него хотвли отнять крестъ, но Шушера передалъ его патріарху. Шушеру повели къ царю, который его допрашиваль о чемъ-то втайнъ, и приказаль отдать подъ стражу.

Домъ, гдъ помъстили Никона, находился у самыхъ Никольскихъ воротъ, въ углу кремля. Его окружили стражею;

<sup>1)</sup> По древнимъ правидамъ, если призываемый на соборъ ослушивается, его приглашали три раза и послъ третьяго приглашенія обвиняли.

самыя Никольскія ворота не отпирались; разобрали даже мость у этихъ воротъ.

Въ 9 часовъ утра весь соборъ собрался въ столовой избъ, и за Никономъ отправили мстиславскаго епископа, блюстителя кіевской митрополів, Меоодія, прославившагося своими кознями въ Малороссіи.

Менодій объявиль Никону, чтобы онъ шелъ смирно, безъ креста, который обыкновенно носили передъ патріархомъ. Ни-конъ уперся и ни за что не хотіль идти безъ креста. Ему, наконець, дозволили идти съ врестомъ.

Никонъ вошель въ столовую избу торжественно, какъ патріархъ, прочиталъ молитву, поклонился царю, патріархамъ и всёмъ присутствующимъ.

Всв встали, и царь должень быль встать, потому что передъ Никономъ несли крестъ. Царь указалъ ему мъсто между архіереями.

— Благочестивый царь, —сказаль Никонь, —я не принесь съ собою міста; буду говорить, стоя!

Онъ стояль, опершись на свой посохъ. Передъ нимъ держали крестъ.

Никонъ сказаль: "Зачёмъ я призванъ на это собраніе?" Тогда царь, которому приходилось говорить, самъ всталъ съ своего мъста. Дъло получило такой видъ, какъ будто соборъ долженъ произнести приговоръ между двумя тяжущимися. Царь излагаль все прежнее дёло: жаловался, что Никонъ оставилъ церковь на девятилътнее вдовство, возстали раскольники и мятежники, начали терзать церковь; царь предложиль сдёлать по этому поводу допросъ Никону. Ръчь царя была переведена по-гречески, и патріархи черезъ толмача спросили Никона:
— Зачёмъ ты оставиль патріаршій престоль?

— Я ушель отъ государева гнвва, сказаль Никонъ, и прежніе св. отцы, Аванасій александрійскій и Григорій Богословъ бъгали отъ царскаго гнѣва. — Никонъ разсказалъ дъло объ обидъ, нанесенной окольничимъ Хитрово патріаршему боярину.

Парь сказаль:

"У меня объдаль тогда грузинскій царь; въ ту пору мнъ некогда было разыскивать и давать оборону. Онъ говорить, будто присылаль своего человека для строенія церковныхъ вещей, а въ ту пору нечего было строить на Красномъ крыльцѣ. Хитрово зашибъ его человѣка за невѣжество, потому что пришель не во время и учиниль смуту. Это Никона не касается".

Патріархи зам'єтили Никону, что ему можно было бы и

потерпъть.— Я царскій чинъ исполняль, — сказаль при этомъ Хитрово, — а его человъкъ пришелъ и учиниль мятежъ. Я его зашибъ незнаючи. Я у Никона просиль прощенія, и онъ меня простиль.

- Ты отрекался отъ патріартества и говориль, что будешь анавема, если станеть снова патріархомь?
  - Я никогда не говориль этого, твечаль Никонь.

Тогда царь сказаль: — Онь написаль на меня многія безчестія и укоризны. — Царь велёль прочесть перехваченное письмо Никона къ константинопольскому патріарху Діонисію. Оно послужило нитью для цёлаго допроса.

Когда въ письмъ дочитались до словъ: "Насъ посылали въ Соловецкій монастырь за мощами св. Филиппа, котораго царь Иванъ замучилъ неправедно за правду", Алексъй Михайловичъ сказалъ:

— Для чего Никонъ такое безчестіе и укоризну царю Ивану написаль, а о себъ утаиль, какъ онъ низвертъ безъ собора коломенскаго епископа Павла и сослаль въ Хутынь, гдъ тотъ безвъстно пропаль.

Никонъ отвѣчалъ: — Не помню и не знаю, гдѣ онъ; о немъ есть на патріаршемъ дворѣ дѣло.

Письмо въ Діонисію перебирали пунктъ за пунктомъ, спрашивали Нивона о разныхъ мелочахъ и подробностяхъ. Онъ отвъчалъ коротко и большею частью отрицательно. Дочитали до того мъста, гдъ Никонъ говорилъ, что царь привазалъ посадить въ Симоновъ монастырь иконійскаго митрополита Аванасія. Царь прервалъ чтеніе и спросилъ Никона:—Знаешь ты въ лицо этого Аванасія?

— Не знаю, — свазалъ Нивонъ.

Царь позваль къ себъ одного изъ среды архіереевъ и, указывая на него, сказаль.

— Вотъ! Аванасій!

Наконецъ, дочитали до самаго важнаго, до тъхъ обвиненій, которыя щедро расточаль въ своемъ письмѣ Никонъ на Лигарида. Никонъ прямо обвинялъ Паисія въ латинствѣ передъ Діонисіемъ, находиль незаконнымъ соборъ, на которомъ Паисій былъ предсѣдателемъ, и писалъ такъ: "Съ этого беззаконнаго собора прекратилось соединеніе святой восточной церкви, и мы отъ благословенія вашего отлучились, а начатокъ волями своими приняли отъ римскихъ костеловъ". За это мѣсто особенно уцѣпились, потому чго оно подавало поводъ обвинить Никона въ самой тяжелой винѣ: въ хулѣ на православную церковь.

Царь сказаль:

- Никонъ отчелъ пасъ отъ благочестивой въры и благословенія св. патріарховъ, причель къ католической върв и назвалъ насъ всвит еретиками. Если бы Пиконово письмо дошло до вселенскихъ патріарховъ, то всёмъ православнымъ христіанамъ быть бы подъ клятвою; за такое ложное и затейное письмо намъ нужно всёми стать и умирать, а отъ этого очиститься.
- Чемъ Россія отступила отъ соборной церкви? спросили Никона патріархи.
- Тыть, сказаль смыло Никонь, что Паисій перевель Питирима изъ одной митрополіи въ другую, и на его м'всто посадиль иного митрополита; да и другихъ архіереевъ переводили съ мъста на мъсто. Ему того дълать не довелось, потому что онъ отъ јерусалимскаго патріарха отлученъ и проклять. Да еслибы онъ и не быль еретикь, то все-таки ему не для чего долго быть на Москвъ. Я его митрополитомъ не почитаю. У него нътъ ставленной грамоты. Этакъ всякій муживъ наденетъ на себя мантію, такъ онъ и митрополить! Я писаль о немь, а не о всёхь православныхь христіанахь!

Это и обратили враги Никона особенно ему во вредъ. И

духовные, и свътскіе всь закричали:

— Онъ назвалъ еретивами всъхъ насъ! надобно объ этомъ указъ учинить по правиламъ! — Сарскій митрополитъ Павель, рязанскій Иларіонь и Меоодій задорнье другихь горячились тогда противъ Никона.

— Еслибъ ты Бога боялся, — сказалъ Никонъ царю, — то

не дълаль бы такъ надо мною.

Продолжали читать письмо, по прежнему останавливаясь на мелочахъ. По окончаніи чтенія, Никонъ сказаль царю:

- Богъ тебя судить; я узналь на своемъ избраніи, что ты будешь ко мив добръ шесть льть, а потомъ я буду возненавидимъ и мучимъ! — Допросите его, — сказалъ царь: — какъ онъ это узналъ?
  - Никонъ не отвъчалъ.

На второе засъданіе, какъ только Никонъ вошель, царь всталь со своего мёста и сказаль:

— Никонъ! поссорясь съ газскимъ митрополитомъ, ты писаль, будто все православное христіанство отложилось отъ восточной церкви къ западному костёлу, тогда какъ наша соборная церковь имжетъ спасительную ризу Господа нашего Бога и многихъ московскихъ чудотворцевъ мощи, и никакого отлученія не бывало. Мы все держимъ и въруемъ по преданію апостоловъ и св. отецъ, истинно; бъемъ челомъ, чтобы патріархи отъ такого названія православныхъ христіанъ очистили!

Съ этими словами царь поклонился патріархамъ до земли; то же сділали всі присутствующіе на соборів.

— Дѣло великое, — сказали патріархи, — за него надобно стоять крѣпко. Когда Никонъ всѣхъ православныхъ христіанъ назваль еретиками, то онъ назваль еретиками и насъ, будто мы пришли еретиковъ разсуждать; а мы въ Московскомъ Государствѣ видимъ православныхъ христіанъ. Станемъ за это патріарха Никона судить и православныхъ христіанъ оборонять по правиламъ.

Затьмъ Никона старались уличить во лжи и найти противорьче въ томъ, что онъ отказывался отъ патріаршества, а потомъ называлъ себя патріархомъ. Вспомнивши снова о Хитрово, прибившемъ Никонова боярина, патріархи произнесли такое сужденіе: "Никонъ посылалъ своего человька, чтобы учинить смуту, а въ законахъ написано: кто между царемъ учинить смуту, тотъ достоинъ смерти; и кто Никонова человька ударилъ, того Богъ проститъ: такъ тому и подобало быть".

Съ этими словами антіохійскій патріархъ, на зло Никону,

благословилъ Хитрово.

Никопъ, воротясь изъ засъданія въ свое помѣщеніе, находился въ затруднительномъ положеніи: всѣ его запасы отправлены были на Воскресенское подворье; его людей не пускали за ними. Царь послаль ему запасовъ стъ своего стола, но Никонъ не приняль ихъ; царь дозволиль его людямъ взять патріаршіе запасы съ подворья, но быль сильно огорчень и жаловался на Никона патріархамъ.

5 декабря опять собрался соборъ. У Никона на этотъ разъ отняли вресть, который прежде носили передъ нимъ. Никона спращивали въ перебивку то о томъ, то о другомъ, а болѣе всего старались его уличить въ томъ, что онъ будто бы сказалъ: "будь я анавема, если захочу патріаршества!" На него показывали новгородскій митрополитъ Питиримъ, тверской архіепископъ Іосифъ и Родіонъ Стрѣшневъ. Никонъ, по прежнему, увѣрялъ, что не произносилъ такого слова и, наконецъ, объявилъ, что нечего болѣе говорить о патріаршествѣ; въ этомъ воленъ царь и вселенскіе патріархи.

Никона опять допрашивали отрывочно о другихъ случаяхъ. Онъ давалъ короткіе отвѣты и, наконецъ, сказалъ:

— Не буду съ натріархами говорить, пока не прівдуть патріархи константинопольскій и іерусалимскій.

Ему тогда показывали подписи полномочія другихъ патріарховъ и стали читать правила, по которымъ епископъ, оставивши свою кафедру, лишается ея.

Я этихъ правидъ не принимаю, — сказалъ Никонъ. — Это правило не апостольское и не вселенскихъ и не помъстныхъ соборовъ. Ихъ нётъ въ русской Кормчей, а греческія правила : печатали, : еретики!

Послѣ этого опять отвлонились, начали спорить о разныхъ прежнихъ случаяхъ. Никонъ (какъ сообщаетъ по дошедшимъ слухамъ посаженный подъ стражу его крестоноситель Шушера) съострилъ тогда и надъ царскими боярами: "Ты, царское величество, девять леть вразумляль и училь предстоящихъ тебъ въ семъ сонмищъ, и они все-таки не умѣють ничего сказать. Вели имъ лучте бросить на меня камни; это они съумфютъ; а учить ихъ будешь хоть еще десять лътъ, -- ничего отъ нихъ не добъейься!"

Когда Никона укоряли за то, что имъ оставлено самовольно патріаршество, то онъ сказаль царю:

- Я, испугавшись, ушель отъ твоего гнвва; и ты, дарское величество, неправду свидетельствоваль, когда на Москвъ учинился бунтъ!
- Ты непристойныя ръчи говоришь и безчестишь меня, сказаль дарь. — На меня никто бунгомъ не прихаживаль, а приходили земскіе люди не на меня, но ко мнѣ бить челомъ объ обидахъ.
- Какъ ты не боишься Бога говорить непристойныя ръчи и безчестить великаго государя!..-стали кричать со всёхъ сторонъ.

Наконецъ, поднялся съ мѣста антіохійскій патріархъ и сказаль: -Ясно ли всякому изъ присутствующихъ, что александрійскій патріархъ есть судія вселенной.

- Знаемъ и признаемъ, что онъ есть и именуется судія вселенной.
- Тамъ себъ и суди, -- сказалъ Никонъ. -- Въ Александріи и Антіохіи нын'в патріарховь ність: александрійскій живеть въ Египтв, антіохійскій-въ Дамаскв.
- А гдъ они жили, когда благословили на патріаршество Іова? - возразили патріархи.

— Я въ то время невеликъ былъ, — сказалъ Никонъ. Александрійскій патріархъ сказалъ: — хоть я и судія вселенной, но буду судить Никона по Номоканону. Подайте Номоканонъ.

Прочитали 12-е правило антіохійскаго собора: "кто потревожить царя и смутить его царствіе, тоть не им'веть оправданія":

- Греческія правила не прамыя, - сказаль Никонъ: - печатали ихъ еретики. - Патріархи вознесли похвалами гречесвій Номованонь и поціловали книгу. Потомь спросили греческихь духовныхь:—принимаемь ли эту книгу яко праведную и нелестную?

Греки объясняли, что хотя ихъ церковныя книги, за неимъніемъ типографіи, и печатаются въ Венеціи, но всъ они принимають: ихъ.

Принесли русскій Номоканонъ.

Никонъ сказалъ:

- Онъ неисправно изданъ при патріархѣ Іосифѣ.
- Какъ это ты Бога не боишься,—закричали со всъхъ сторонъ:—безчестишь государя, вселенскихъ патріарховъ, всю истину во лжу ставишь!

Александрійскій патріархъ сдёлаль запросъ греческимъ

духовнымъ: чего достоинъ Никонъ?

— Да будеть отлучень и лишень священнодъйствія, — отвічали греки.

— Хорошо сказано, — произнесъ патріархъ: — пусть теперь будутъ спрошены русскіе архіереи.

Русскіе архіерен повторили тоже, что и греческіе.

Тогда оба патріарха встали, и александрійскій, въ званіи судіи вселенной, произнесъ приговоръ, въ которомъ было сказано, что, по изволенію св. Духа и по власти, данной патріархамъ, вязать и рѣшить, они, съ согласія другихъ патріарховъ, постановляють, что отселѣ Никонъ, за свои преступленія, болѣе не патріархъ и не имѣетъ права священнодѣйствовать, но именуется простымъ инокомъ, стардемъ Никономъ.

Никонъ возвращался на Архангельское подворье, уже не

смѣя благословлять народа:

Тогда, по разсказу Шушеры, найдень быль человькь, переводившій на греческій языкь грамоту Никона къ константинопольскому патріарху. Это быль грекь, по имени Димитрій, жившій у Никона въ Воскресенскомъ монастырь. Когда его повели къ царю, онъ до того впаль въ отчаяніе, ожидая для себя ужасныхъ мукь, что вонзиль себь ножь въ сердце.

12 декабря собрались вселенскіе патріархи и всё духовные члены собора въ небольшой церкви Благов'єщенія, въ Чудовомъ монастыр'є. Всё были въ мантіяхъ, въ митрахъ, съ омофорами. Царь не пришелъ; изъ бояръ были только присланы царемъ князья: Никита Одоевскій, Юрій Долгорукій, Воротынскій и другіе.

Привели Никона. На немъ была мантія и черный клобукъ съ жемчужнымъ крестомъ. Сначала прочитанъ былъ приговоръ по-гречески, потомъ рязанскимъ митрополитомъ Ила-

ріономъ по-русски. Въ приговоръ обвинали бывшаго московскаго патріарха, главнымь образомь, за то, что произносиль хулы: на государя, называя его латиномудренникомъ, мучителемъ, обидчикомъ; на всъхъ бояръ; на всю русскую церковь, -- говоря, будто она впала въ латинскіе догматы; а въ особенности, хулы на газскаго митрополита Паисія, къ которому питаль злобу за то, что онъ говориль всесвътльйшему синклиту о некоторых гражданских делахь Никона. Ему поставили въ вину низвержение коломенскаго епископа Павла, обвиняли сверхъ того въ жестокости надъ подчиненными, которыхъ онъ наказывалъ кнутомъ, палками, а иногда и пыталь огнемь. "Призванный на соборь Нивонь, - говорилось въ приговоръ, -- явился не смиреннымъ образомъ, какъ мы ему братски предписали, но осуждалъ насъ; говорилъ, будто у насъ нътъ древнихъ престоловъ, и наши патріаршія разсужденія называль блядословіями и баснями"...

- Если я достоинъ осужденія, сказалъ Никонъ, то зачёмъ вы, какъ воры, привели меня тайно въ эту церковку; зачёмъ здёсь нётъ его царскаго величества и всёхъ его бояръ? Зачёмъ нётъ всенароднаго множества людей Россійской земли? Развё я въ этой церкви принялъ пастырскій жезль? Нётъ, я принялъ патріаршество въ соборной церкви передъ всенароднымъ множествомъ, не по моему желанію и старанію, но по прилежнымъ и слезнымъ молевіямъ царя. Туда меня ведите и тамъ дёлайте со мною, что хотите!
- Тамъ ли, здѣсь ли, все равно, отвѣчали ему. Дѣло совершается совѣтомъ царя и всѣхъ благочестивыхъ архіереевъ. А что здѣсь нѣтъ его царскаго величества, на то его воля.

Съ Никона сняли клобукъ и панагію.

— Возьмите это себъ, — сказаль Никонъ, — раздълите жемчугъ между собою: достанется каждому золотниковъ по пяти, по мести, сгодится вамъ на пропитаніе на нъкоторое время. Вы бродяги, турецкіе невольники, шатаетесь всюду за милостыней, чтобъ было чъмъ дань заплатить султану!

Съ присутствовавшаго тутъ греческаго монаха сняла клобукъ и надъли на Никона.

Когда его вывели, то, садясь въ сани, Никонъ громко произнесъ:

— Никонъ! Никонъ! все это тебѣ сталось за то: не говори правды, не теряй дружбы! Еслибы ты устроиваль дорогія трапезы, да вечеряль съ ними, то этого бы тебѣ не случилось!

Его повезли, въ сопровождении стрѣльцовъ, на земский дворъ. За санями шли приставленные къ нему архимандриты:

Павель и Сергій. Послёдній (изъ Спасо-ярославскаго мона-стыря) тёшился паденіемъ патріарха: — Молчи, молчи, Никонъ!—кричалъ онъ ему.

Воскресенскій экономь Өеодосій, по приказанію Никона, обратился къ нему съ такимъ словомъ: "патріархъ велёль теб'є сказать: если теб'є дана власть, то приди и зажми ему роть".

— Какъ ты см'єеть называть патріархомъ простого монаха!—закричалъ Сергій. Но кто то изъ толпы, сл'єдовавшей

- за Никономъ, сказалъ:
- Патріаршее наименованіе дано ему свыше, а не отъ тебя гордаго.

Стрельцы, по привазанію Сергія, тотчась схватили ска-

завшаго это слово и увели.

— Блаженіи изгнанные правды ради!—сказаль тогда Никонь. Когда его привезли на дворъ, Сергій нарочно сѣль, раз-валясь передъ нимъ, сняль съ себя камилавку и началь его въ насмешку утешать.

На другой день утромъ царь присладъ къ Никону Родіона

- Стрѣшнева съ запасомъ денегъ и разныхъ мѣховъ и одеждъ.
   Его царское величество прислалъ тебѣ это, сказалъ
  Стрѣшневъ, потому что ты шествуешь въ путь дальній.
   Возврати все это пославшему тебя, и скажи, что
  Никонъ ничего не требуетъ! сказалъ Никонъ.

Стрешневъ сказалъ, что царь проситъ прощенія и благословенія.

- Будемъ ждать суда Божія! сказалъ Никонъ.
- Будемъ ждать суда Божія! сказаль Никонъ.

  13 декабря толны народа стали собираться, чтобы поглазъть, какъ повезуть низверженнаго патріарха. Но, во избъжаніе соблазна, народу сказали, что Никона повезуть черезъСпасскія ворота по Срътенкъ, и народъ устремился въ Китай-городъ, а Никона повезли черезъ противоположныя ворота. Его провожало 200 стръльцовъ. На пути одна вдова
  поднесла Никону теплую одежду и двадцать рублей денегъ. Онъ принялъ это, какъ милостыню, ни за что не хотввши взять подачки отъ цара.

Въ Оерапонтовомъ монастыръ (находившемся недалеко отъ Кирилло-бълозерскаго монастыря) Никонъ содержался подъ надворомъ присланнаго архимандрита Новоспасскаго монастыря. Ему запрещено было писать и получать письма. Нипасовъ. Обаяніе его было такъ велико, что и еерапонтовскій игуменъ и архимандритъ, приставленные къ Никону, и наконецъ самъ царскій приставъ Наумовъ величали его патріархомъ и принимали отъ него благословеніе, Царь снова черезъ пристава заговорилъ съ прежнимъ своимъ другомъ о примиреніи. Никонъ написалъ царю: "Ты боишься грѣха, просишь у меня благословенія, примиренія, но я тебя прощутолько тогда, когда возвратишь меня изъ заточенія".

Въ сентябрѣ 1667 года царь повторилъ свою просьбу, и Никонъ отвѣчалъ, что благословляетъ царя и все его семейство, но когда царь возвратитъ его изъ заточенія, то онъ

тогда простить и разрешить его совершенно.

Но царь не возвращаль Никона. Приставленный къ Никону архимандрить Іосифь въ 1668 году сдёлаль доносъ, что къ нему приходили воровскіе донскіе казаки и намёревались освободить его изъ заточенія. Никона стали содержать строже. Передъ его кельей стояло всегда двадцать стрёльцовъ съ дубинами; много несчастныхъ, по подозрёнію въ сношеніяхъ съ опальнымъ патріархомъ, было схвачено и подвергнуто пыткамъ.

Вскоръ царь опять сжалился надънимъ: умерлацарида Марья Ильинишна, и онъ отправилъ къ Никону Стръшнева съ деньгами.

Никонъ не приняль денегь.

Но долгія страданія стали надламывать волю Нивона. Въ концѣ 1671 года онъ написаль царю примирительное письмо и просиль прощенія за все, въ чемь быль виновать передъ царемь. "Я болень, нагъ и бось, — писаль Никонь:—сижу въ кельѣ затворень четвертый годь. Отъ нужды цынга напала, руки больны, ноги пухнуть, изъ зубовь кровь идеть, глаза болять отъ чада и дыму. Приставы не дають ничего ни продать, ни купить. Нивто ко мнѣ не ходить и милостыни не у кого просить. Ослабь меня хоть немного!"

На Никонт лежало важное подозртніе въ сношеніяхъ съ Стенькой Разинымъ. Самъ Стенька показывалъ, что къ нему прітажаль старецъ отъ Никона. Никонъ увтраль царя, что этого никогда не было. Царь повтрилъ, и хотя не перевель Никона, по его желанію, ни въ Иверскій, ни въ Воскресенскій монастырь, но приказаль содержать его въ Ферапонтовомъ безъ всякаго сттсненія. Тогда Никонъ отчасти примирился со своей судьбой, принималь отъ царя содержаніе и подарки, завель собственное хозяйство, читаль книги, лечиль больныхъ и любиль тадить верхомъ. Столь его въ это время не только быль обильный, но и роскошный. Кирилловскому монастырю велтно было доставлять ему все потребное. Никонъ замътно слабъль умомъ и ттомъ отъ старости и бользин; его стали занимать мелкія дрязги; онъ ссорился съ монахами, постоянно быль недоволенъ, ругался безъ толку, и писалъ царю странные до-

носы, какъ, напр., на кирилловскаго архимандрита, что онъ ему въ келью напускаетъ чертей.

Но въ то время, какъ низложенный патріархъ таялъ въ заточеніи, дѣло, начатое имъ, продолжало волновать русское общество и вызывать усиленную дѣятельность власти. Соборъ русскихъ архіереевъ избралъ, по жребію, изъ трехъ кандидатовъ, преемникомъ Никону троицкаго архимандрита Іосифа, и во главѣ съ избраннымъ, передалъ обсужденію вселенскихъ патріарховъ вопросы, касающіеся исправленій въ русской церкви. Главнѣйшимъ изъ этихъ вопросовъ былъ вопросъ о расколѣ. Вселенскіе патріархи вполнѣ утвердили приговоръ русскаго собора 1666 года, и новый соборъ, уже съ участіемъ вселенскихъ патріарховъ и греческихъ архіереевъ, произнесъ ана ему на раскольниковъ въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ 1).

Этотъ приговоръ имѣлъ чрезвычайную важность въ послѣдующей исторіи раскола; онъ утвердилъ непримиримую вражду между господствующею церковью и несогласными съ нею противниками никоновскихъ исправленій. Съ одной стороны, православная русская церковь съ трудомъ могла снисходительно относиться къ заблужденіямъ и невѣжеству раскольниковъ, послѣ того, какъ надъ ними состоялось такоестрашное проклятіе, утвержденное вселенскими патріархами; а съ другой — раскольники лишены были уже права и возможности надѣяться на какую нибудь сдѣлку съ церковной

<sup>1) &</sup>quot;Сіе наше соборное повельніе и завыщаніе ко всымь вышереченнымь чиномь православнымъ предаемъ и повелъваемъ всёмъ неизменно хранити и покорятися святъй Восточнъй церкви. Аще ли же кто не послушаетъ повельваемихъ отъ насъ и не покорится святьй Восточный церкви и сему освященному собору, или начнеть прекословити и противлятися намъ: и мы таковаго противника, данною намъ властію оть всесвятаго и животворящаго Духа, аще будеть оть освященнаго чина, извергаемъ и обнажаемъ его всякаго священ подъйствія и благодати, и проклятію предаемь; аще же оть мірскаго чина, отлучаемь и чужда сотворяемь оть Отца и Сына и святаго Духа и проклятію и анавем'в предаемь, яко еретика и невокорника, и отъ православнаго всесочлененія и стада и отъ церкви Божія отсекаемь яко гниль и непотребенъ удъ, дондеже вразумится и возвратится въ правду покаяніемъ. Аще ли кто не вразумится и не возвратится въ правду покаяніемъ, и пребудеть въ упрямствъ своемъ до скончанія своего: да будеть и по смерти отлученъ и непрощень, и часть его и душа со Тудою предателемь, и сь распениими Христа Жидовы, и со Аріемь и съ прочими проклятыми еретиками, жельзо, каменіе и древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будеть неразрёшент и неразрушент и яко тимпанъ, во въки въковъ аминь. Сте соборное наше узаконение и изречение подписахомъ и утвердихомъ нашими руками, и положихомъ въ дому пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ен Успенія, въ натріархін богохранимаго нарствующаго великагограда Москвы и всея Россіи, въ въчное утверженіе и въ присное воспоминаніе, вълёто оть сотворенія міра 7175, отъ воплощенія же Бога слова 1667, индикта 5, мінсяца маја въ 13 день".

властью и становились непримиримыми врагами существующаго церковнаго строя, а вмёстё съ тёмъ и государственной власти, стоявшей на сторонё церкви. Такое положение дёлъ выказалось тотчасъ же послё собора, въ бунтё Соловецкаго монастыря.

Этотъ монастирь, съ самаго же начала, показалъ себя противъ исправленій, и все болье и болье дълался пристанищемъ недовольныхъ. Въ 1666 году тамъ былъ архимандритомъ Варооломей. Братія не любила его. Царь пригласилъ его на соборъ, и послѣ собора назначилъ ему другой монастырь, а въ Соловки отправиль архимандритомъ иного, по имени Іосифа. Прежній архимандрить побхаль въ Соловки вмёстё съ новымъ, чтобы сдать послёднему монастырь. Тутъ вспыхнулъ мятежъ. Братія не хотъла принимать новаго архимандрита и прогнала его вмёстё съ прежнимъ. Царь, по окончаній собора, отправиль въ Соловецкій монастырь для увъщанія спасо-ярославскаго архимандрита Сергія того самаго, который быль приставомъ у Никона после его осужденія. Его также прогнали. Зачинщиками противодъйствія были тогда келарь Азарій, казначей Геронтій, а въ особенности жившій на поков архимандрить Никанорь. Этоть последній быль прежде архимандритомь въ Саввиномъ монастыръ, пользовался расположеніемъ царя Алексія Михайловича, воспротивился было исправленію книгь, на соборъ принесь покалніе, но, будучи отпущенъ въ Соловки на покой, показаль себя самымъ заклятымъ раскольникомъ. "Не принимаемъ новоизданныхъ книгъ, -- кричали соловецкіе мятежники: -- не хотимъ знать троеперстнаго сложенія, имени Іисусе, трегубаго аллилуія! Все это латинское преданіе, антихристово ученіе; хотимъ оставаться въ старой въръ и умирать за нее!.. "

Но прежде открытаго сопротивленія, соловецкіе раскольники отправили въ царю челобитную (одно изъ наиболѣе распространенныхъ и любимыхъ раскольничьихъ сочиненій). Они просили дозволить имъ отправлять богослуженіе по старымъ внигамъ. Царь требовалъ послушанія, а за противность и своевольство указывалъ отобрать у монастыря всѣ вотчины и не пропускать въ монастырь никавихъ запасовъ. Раскольники отвѣчали, что они ни за что не согласны на принятіе новопечатныхъ внигъ, предоставляли на волю царя послать на нихъ свой царскій мечъ и "переселить отъ сего мятежнаго житія въ безмятежное, вѣчное".

Царь послаль войско подъ начальствомъ Волохова. Раскольники заперлись въ монастырѣ, надѣясь отсидѣться и отбиться. Стѣны монастыря, построенныя Филиппомъ, были крѣпки, на стѣнахъ было 90 нушекъ; запасовъ было собрано на многіе годы. Въ монастырь набѣжало до 500 человѣкъ разнаго непокорнаго люда и въ томъ числѣ воровскихъ казаковътсъ Дона.

Волоховъ велъ осаду самымъ нелѣпымъ образомъ. Онъ сидѣлъ въ Сумскомъ острогѣ и безпрестанно ссорился съ находившимся близъ него архимандритомъ Іосифомъ: они другъ на друга писали царю доносы, а между тѣмъ, мятежники спокойно провозили въ монастырь для себя все нужное. Наконецъ, ссора Волохова съ архимандритомъ дошла до того, что они подрались, и царь въ 1672 году удалилъ Волохова, а на мѣсто его послалъ стрѣлецкаго голову Іевлева.

Іевлевъ дъйствовалъ не лучше своего предшественника, и въ 1673 году царь, недовольный имъ, смънилъ его, а на его мъсто назначилъ воеводу Ивана Мещеринова.

Осада Соловецкаго монастыря не могла быть ведена быстро, потому что военныя дёйствія возможны были только во время короткаго лъта. Лътомъ 1674 года подошелъ Мещериновъ къ монастырю и сталъ палить въ него изъ пушекъ. Между раскольниками сдёлалось раздвоеніе, замізчательное потому, что оно, такъ свазать, намътило будущее раздробленіе раскола. Геронтій, ярый противникъ новыхъ кпигъ, находиль, что хотя не следуеть соглашаться на принятие новой въры, но не должно сопротивляться царю. Къ нему пристали священники. Никаноръ, напротивъ, возбуждалъ мятежниковъ къ битвъ, ходилъ по стънъ, кадилъ, кропилъ св. водою пушки и говориль; "Матушки наши, галаночки, надежа у насъ на васъ, вы насъ обороните! "Споръ между двумя партіями дошель до того, что Никанорь засадиль въ тюрьму Геронтія и его соумышленниковъ священниковъ. Келарь Наванаилъ Тугинъ и сотники: Исачко Воронинъ и Самко. были главными сообщниками Никанора; они положили не молиться за царя, говорили объ его особъ такъ, что, по общеупотребительному выраженію ихъ противниковь, "не только написать, но и помыслить страшно", и положили защищаться до последней степени. Продержавши несколько дней въ тюрьме Геронтія и его сообщниковь, Никанорь выгналь ихъ изъ монастыря и сталь учить, что можно жить безъ священниковъ, можно самимъ говорить часы и проч. Этимъ положенъ былъ зародышъ "безпоповщины", одного изъ важнъйшихъ видовъ, на которые раздёлился расколь.

Приступъ не удался Мещеринову. Лътомъ 1675 года, онъ началъ опять палить въ монастырь и также неудачно.

Наступала зима. Мещериновъ на этотъ разъ не ушелъ въ Сумскій острогь, а остался подъ монастыремъ, несмотря на всѣ трудности. 22 января 1676 года, при помощи перебъячика Өеоктиста, Мещериновъ черезъ отверстіе въ стѣнѣ, заложенное камнями, вошелъ въ монастырь со стрѣльцами. Никаноръ и главные его соумышленники были схвачены и казнены. Упорнѣйшіе изъ раскольниковъ сосланы въ Пустоверскъ и Колу, а прочіе, которые обѣщаля повиноваться церкви и государю, получили прощевіе и оставлены на мѣстѣ.

Но это укрощенное возмущение было только сигналомъ для множества другихъ, кончавшихся более вровавиль образомъ. Расколь, повидимому подавленный вь Соловецкомъ монастырь, быстро, какъ пожаръ, распространялся по всей Руси. Къ нему примыкало, какъ къзнамени, все, что было въ русскомъ народъ недовольнаго властями и свътскими и духовными. Смёдо можно сказать, что половина Великой Руси отпала тогда отъ церкви и стояла враждебно къ мірской власти, защищавшей церковь земнымъ оружіемъ. Соловецкіе раскольники получили славу святыхъ страдальцевъ и служили примъромъ для своихъ послъдователей на долгія времена. Ихъ житія перечитывались и пересказывались въ народ' со всевозможнъйщими баснями и чудесами. Преследуемые властями, раскольники бъжали въ лъса, пустыни и гоговились умирать за святую въру. Распространился страшный и своеобразный способъ противодействія. Власти, преследуя раскольниковъ, приняли древній способъ казни — сожженіе 1), но раскольники составили себъ убъждение, что этого рода мученическая смерть ведеть въ царствіе небесное, а погому не только не устрашались ея, но сами искали. Такъ, когда правительство посылало отыскивать сопротивлявшихся церкви, то они, собираясь большими толцами, по приближеніи военной силы, сами сожигали себя, нередко тысячами. Эти самосожженія начались вскорь посль соловецкой осады, въ семидесатыхъ годахъ XVII въд и шли, возрастая. Одинъ примъръ порождалъ другіе. Самосожженія сділались обычнымь діломь; фанатики учили, что это върнъйшій путь къ царству небесному. Православіе въ глазахъ народа, не хотъвшаго подчиняться церкви, носило название "никоніанства". Имя Никона произно-

<sup>1)</sup> Такъ 1681 года 1 анръля, въ Пустозерскъ сожжены были въ срубъ, за кулы на церковь, протоповъ Аввакумъ, бывшій повъ Лазарь, дьяковъ Оеодоръ и инокъ Епифаній, сосланные въ Пустозерскъ 14 лътъ назадъ. По преданію, сокранившемуся у раскольниковъ, Аввак умъ передъ смертью показалъ народу двуперстное крестное знаменіе и сказалъ; "коли будете такимъ крестомъ молиться, во въкъ не погибнете, а покинете этотъ крестъ, и городъ вашъ песокъ занесетъ, и свъту конецъ настанеты!"

силось съ проклятіями и ругательствами. Между тѣмъ самъ виновникъ продолжалъ находиться въ изгнаніи, и положеніе его, облегченное царемъ Алексвемъ Михайловичемъ, опять стало хуже на нѣкоторое время.

Преемникъ Никона, патріархъ Іосифъ, скончался въ 1672 году. Послѣ него сталъ патріархомъ Питиримъ, заклятый врагъ Никона, но власть его была безсильна надъ верапонтовскимъ изгнанникомъ, находившимся подъ защитою царя. Питиримъ скончался.

Быль избрань въ патріархи Іоакимъ. Нѣкогда онъ быль ратнимъ человѣкомъ и участвоваль въ войнѣ съ Польшею, постригся въ Кіевѣ въ монахи, былі выписанъ Никономъ въ Москву и назначенъ келаремъ Чудова монастыря. По удаленіи Никона, онъ присталь къ врагамъ его, и, въ званіи чудовскаго архимандрита, открыто осуждалъ поведеніе Никона; и Никонъ быль за это озлобленъ противъ него. Этотъ новый патріархъ сильно не желалъ возвращенія Никона изъ далекаго изгнанія, и удерживалъ царя, который, по своему добродушію, былъ способенъ приблизить къ себѣ своего бывшаго друга. Въ последнее время своей жизни, царь особенно былъ милостивъ къ Никону и щедро посылалъ къ нему подарки и лакомства.

Въ 1676 году умеръ Алексви Михайловичъ; преемникъ его отправиль къ Никону съ дарами и съ въстью Өедора Лопухина, а вмъстъ съ тъмъ, приказалъ просить прощенія и разръшенія покойному царю на бумагь. Никонъ сказаль: "Богъ его простить, но въ страшное пришествіе Христово мы будемъ съ нимъ судиться: я не дамъ ему прощенія на письмѣ!" Это естественно огорчило молодого царя, и подало врагамъ Никона орудіе, чтобы сдёлать худшимъ положеніе изгнанника. На Никона посыпались доносы. Находившійся при немъ писарь Шайсуповъ и старецъ Іона, бывшій прежде келейникомъ у Никона, писали, что "онъ называетъ себя по прежнему патріархомъ, занимается стрільбою; застрълилъ птицу баклана за то, что птица поъла у него рыбу, даеть монахамь цёловать руку, называеть вселенскихъ патріарховъ ворами, лечитъ людей, которые отъ его лекарства умирають, напивается пьянь; разсердившись, дерется самъ и другимъ приказываетъ бить монаховъ". Доносы эти, безъ сомнѣнія, написаны были въ увѣренности, что, при измѣнившихся обстоятельствахъ, ихъ примутъ на въру. Патріархъ Іоакимъ подъйствовалъ на молодого государя, и Никона приказали перевести въ Кирилло-белозерскій монастырь подъ надзоръ двухъ старцевъ, которые должны были постоянно жить съ нимъ въ кельи и никого къ нему не пускать. Неконъ отвергалъ взводимыя на него обвиненія, но сознавался, что, вмёстё съ игуменомъ, билъ кого-то за воровство.

За Никона, однако, при дворъ молодого Өедора явилась заступница; то была сестра покойнаго царя Татьяна Михайловна. Она издавна уважала Никона. Съ своей стороны, учитель Өедора, Симеонъ Полоцкій, также хлопоталь за сверженнаго патріарха. Царь опять облегчиль положеніе Нивона, не велёль его стёснять и предложиль патріарху перевести изгнанника въ Воскресенскій монастырь. Съ своей стороны, инови Воскресенскаго монастыря подали царю челобитную и умоляли возвратить имъ Никона, "какъ пастыря къ стаду, какъ кормчаго къ кораблю, какъ главу къ телу". Патріархъ Іоакимъ заупрямился. "Дъло учинилось не нами, -- говорилъ онъ царю, -а великимъ соборомъ и волею святвишихъ вселенскихъ патріарховъ; не снесясь съ ними, мы не можемъ этого сдёлать ". Царь нёсколько разъ повторивши такую просьбу, собраль соборь; но и соборь, руководимый патріархомь Іоакимомъ, не исполнилъ желанія царя. Царь только написалъ въ Никону утёшительное посланіе. Тавъ проходило время, наконецъ, кирилловскій архимандритъ Іоакимъ, извъстиль Іоакима, что Никонъ боленъ, приняль схиму и близокъ къ смерти, и спрашивалъ разръшенія: какъ и гдъ похоронить Никона? Тогда царь снова молиль патріарха и соборь сжалиться надъ заточникомъ и, по крайней мірь, передъ смертью порадовать его свободой. На этотъ разъ патріархъ п освященный соборъ благословили царя возвратить Никона изъ заточенія.

Немедленно царь послалъ дьяка Чепелева привезти Никона въ Воскресенскій монастырь. То было въ 1681 году. Никонъ отъ бользни и старости едва уже двигалъ ноги. Его привезли на берегъ Шексны, посадили въ стругъ и поплыли, по его желанію, на Ярославль. Вездъ по берегу стекался народъ, просилъ благословенія и приносиль все потребное Никону. Его сопровождалъ кирилловскій архимандритъ Никита. 16 августа угромъ достигли они Толгскаго монастыря, близъ Ярославля. Никонъ причастился св. тайнъ и готовился переплыть на другую сторону Волги къ Ярославлю. Здъсь явился къ нему архимандритъ Сергій, тотъ самый, который издъвался надъ нимъ во время его пизложенія. Сергій кланялся ему въ ноги, просилъ прощенія за прежнее и говорилъ, что оскорблялъ его по неволъ, творя угодное собору. Никонъ простилъ его.

На другой день, 17-го августа, Никона повезли на дру-

гой берегь рви. Сергій сопровождаль его въ стругь. Народь изь города и сель встрвналь его на берегу рви Которости, вуда вошель стругь съ Волги. Толпа бросилась въ воду и тащила стругь на берегь. Никонь быль въ совершенномь изнеможеніи и ничего уже не могь говорить. Народь цвловаль ему руки и ноги. День склонялся къ вечеру; начали благовъстить въ вечернъ. Никонь въ эго время немното ободрился, оглянулся вокругь себя и началь оправлять себъ волосы, бороду, одежду, какъ будто готовясь въ путь. Архимандрить Никита поняль, что настаеть послъдній чась его и началь читать отходную. Никонь протянулся на постели, сложиль руки на груди и свончался.

Дьякъ посившиль въ Москву извёстить о смерти бывшаго патріарха. Ему встрётилась дарская карета, посланная за Никономъ.

Царь приказаль привезти тѣло Никона въ Воскресенскій монастырь и отправиль къ патріарху Іоакиму приглашеніе ѣхать на погребеніе со всѣмъ освященнымъ соборомъ.

— Воля государева, — сказалъ Іоакимъ, — и на погребеніе потру, а именовать Никона патріархомъ не буду и назову его просто монахомъ. Такъ соборъ повелтить. Если царь захочетъ, чтобы и его именовалъ патріархомъ, и не потру.

— Я—сказадъ царь—все беру на себя и самъ буду просить вселенскихъ патріарховъ, чтобы дали разрѣшеніе и прощеніе покойному патріарху.

Патріархъ Іоакимъ былъ неумолимъ, но отпустилъ новгородскаго митрополита Корнилія, позволивши ему поминать Никона такъ, какъ царь ему прикажетъ.

Погребеніе было совершено Корниліемъ съ нѣсколькими архимандритами; другихъ архіереевъ не было. Никона при погребеніи помянули патріархомъ. Царь цѣловалъ мертвому ружи. Тѣло Никона было погребено въ церкви св. Іоанна Предтечи, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ нѣкогда завѣщалъ себя похоронить.

По возвращении въ Москву, царь послаль патріарху Іоакиму митру Никона и просиль поминать покойнаго. Но патріархъ не приняль этого дара и на за что не хотъль поминать Никона патріархомъ.

Тогда царь написаль ко вселенскимъ пагріархамь, и въотвѣтъ были получены грамоты, которыми вселенскіе патріархи разрѣшали причесть Никона къ лику прочихъ московскихъ патріарховъ и поминать его вѣчно подъ этимъ званіемъ. Грамоты эти уже не застали царя Өедора въживыхъ. Патріархъ Іоакимъ волею-неволею долженъ былъ поминать Никона патріархомъ, а за нимъ и вся русская церковь поминала его и поминаетъ въ этомъ санѣ.

## малороссійскій гетманъ зиновій-вогданъ хмельницкій.

Древняя Кіевская земля, находившаяся подъ управленіемъ князей Владимирова дома, ограничивалась на югъ рекою Росью. Пространство юживе Роси, начиная отъ Дивира на западъ къ Дньстру, ускользаеть изъ нашихъ историческихъ источниковъ-Нашъ древній літописецъ, пересчитывая вітви словянорусскаго народа, указываеть на угличей и тиверцевь, которыхъ жилища простирались до самаго моря. Угличи представляются народомъ многочисленнымъ, имъвшимъ значительное количество городовъ. Безчисленное множество городищъ, валовъ и могиль, покрывающихь югозападную Россію, свидетельствуеть о древней населенности этого края. Почти непонягно, какимъ образомъ кіевскіе, волынскіе и галицкіе князья, владъя множествомъ городовъ, возникавшихъ одинъ за другимъ въ ихъ княженіяхъ, занимавшихъ сфверную половину нынфшней кіевской губерніи, Волынь и Галицію, упустили плодороднёйшія сосъднія земли. Изъ нашей льтописи мы узнаемъ, что языческіе князья вели упорную войну съ угличами. Посл'в сильнаго сопротивленія, князья одолівали ихъ, брали съ нихъ дань, а потомъ, со временъ Владимира, угличи со своимъ краемъ какъ будто исчезаютъ куда-то. Только въ XIII вѣкѣ, во время Данила, въ крав между Бугомъ и Дивстромъ, являются какіе-то загадочные бологовскіе князья, владівшіе городами и поладившіе съ покорившими ихъ татарами. Въ такъ называемой Литовской лътописи мы находимъ смутное извъстіе, что въ XIV въкъ Ольгердъ, покоривши Подоль, нашель тамъ мѣстное населеніе, живущее подъ начальствомъ

атамановь. Изъ польскихъ и литовско-русскихъ источниковъ узнаемъ, что въ XV стольтіи ныньшній край югозападной Россіи быль уже значительно населень сплошь до самаго моря; въ южныхъ его предвлахъ были общирныя владвнія знатныхъ родовъ: Бучацкихъ, Язловецкихъ, Сенявскихъ, Лянскоронскихъ и пр. Плодородныя земли изобиловали хлюбопаществомъ и скотоводствомъ; велась постоянная торговля съ Греціею и Востокомъ; ходили купеческіе караваны въ Кіевъ.

Но послѣ разрушенія Греческой имперіи и послѣ основанія въ Крыму хищническаго царства Гиреевъ, безпрестанные грабежи и набѣги татаръ не допустили свободнаго мирнаго развитія жизни въ этомъ краѣ и вызвали въ немъ необходимость населенія съ чисто воинственнымъ характеромъ. Въ концѣ XV вѣка введенъ былъ въ Руси польскій обычай отдавать города съ поселеніями подъ управленіе лицъ знатнаго рода, подъ названіемъ старостъ. Въ началѣ XVI вѣка являются староства: черкасское и каневское, а въ нихъ военное сословіе подъ названіемъ козаковъ. Самая страна, занимаемая этими староствами, названа "Украиной"; названіе это переходитъ на все пространство до Днѣстра, именно на землю древнихъ угличей и тиверцевъ, а потомъ, по мѣрѣ расширенія козачества, распространяется и на Кіевскую землю, и на лѣвый берегъ Днѣпра 1).

Мы уже объясняли происхождение слова "казакъ" въ жизнеописании Ермака. Положение Южной Руси было таково, что здъсь казакъ, чъмъ бы онъ ни былъ, въ началъ долженъ былъ сдълаться воиномъ. Черкасские и каневские старосты, а за ними и другие старосты въ южно-русскомъ краъ, напримъръ, хмельницкие и брацлавские, для безопасности своихъ земель, но необходимости должны были учредить изъ мъстныхъ жителей военное сословие, всегда готовое для отражения татарскихъ набъговъ. Необходимо было, вмъстъ съ тъмъ, дать этому сословию права и привилегии вольныхъ людей, такъ какъ, по понятиямъ того въка, воинъ долженъ былъ пользоваться сословными привилегиями передъ земледъльцами. Организаторами казацкаго сословия въ началъ XVI въка являются преимущественно два лица: черкасский и каневский староста Евстафий Дашковичъ, и хмельницкий староста Предиславъ Лянскоронский.

Но въ то время, когда собственно въ Украинъ образовывалось мъстное военное сословіе подъ названіемъ козаковъ и состояло подъ начальствомъ старостъ, началось и въ другихъ мъстахъ Южной Руси стремленіе народа въ козаки. Та-

<sup>1)</sup> Слово угличи отъ слова "уголь", въроятно, однозначительно со словомъ украина: "у края". Украина слово древнее, встръчается въ XII въкъ.

кимъ образомъ, изъ Кіева плавали внизъ по Днѣпру за рыбою промышленники и также называли себя козаками. Они, будучи промышленниками, были вмѣстѣ съ тѣмъ и военными людьми, потому что пребываніе ихъ въ низовьяхъ Днѣпра для своего промысла было небезопасно и требовало съ ихъ стороны умѣнья владѣть оружіемъ для своей защиты отъ внезапнаго нападенія татаръ.

Развитію козачества болье всего содыйствоваль предпріимчивый и талантливый преемникъ Дашковича, черкасскій и каневскій староста Димитрій Вишневецкій. Онъ увеличиваль число козаковъ пріемомъ всякаго рода охотниковъ, прославился со своими козаками геройскими подвигами противъ крымцевъ и поставиль себя по отношенію къ польскому королю почти въ независимое положение. Его широкие планы уничтожить крымскую орду и подчинить черноморскіе края московской державъ разбились объ ограниченное упрямство царя Ивана Грознаго. Въ 1563 году Вишневецкій со своими козаками овдадёль было Молдавіей, но затёмь измённически быль схвачень турками и замученъ 1). Походъ Вишневецкаго на Молдавію проложиль путь другимъ козацкимъ походамъ въ эту страну подъ начальствомъ Сверчовскаго и Подковы. Польскіе паны Потоцеје и Корецкје также покушались овладеть Молдавјей при помощи козаковъ. Походы эти усиливали и развивали козачество. Еще болъе поднимали его начавшіеся со второй половины XVI въка козацкіе морскіе походы, предпринимаемые изъ Запорожской Січи на турецкія владёнія.

Еще въ 1533 году Евстафій Дашковичь на польскомъ сеймѣ въ Піотрковѣ представляль необходимость держать отъ правительства козацкую сторожу на днѣпровскихъ островахъ. Но на сеймѣ не послѣдовало по этому поводу рѣшенія. Въ пятидесятыхъ годахъ XVI вѣка Димитрій Вишневецкій построчиъ укрѣпленіе на островѣ Хортицѣ и помѣстилъ тамъ козаковъ. Появленіе козацкой селитьбы по близости къ татарскимъ предѣламъ не повравилось татарамъ, и самъ ханъ Девлетъ-Гирей приходилъ выгонять козаковъ оттуда. Вишневецкій отразилъ хана, но, покинутый въ своихъ предпріятіяхъ царемъ

<sup>1)</sup> О немъ сохранилась такая легенда, что султанъ приказаль его повъсить ребромь на крюкь, и Вишневецкій, повиснувь на крюкь, славиль Іисуса Христа и проклиналь Мугаммеда. Вь одной малорусской думь онъ является подъ именемъ козака Байды. Онъ висить на крюкь, а султанъ предлагаеть ему принять мугаммеданскую въру и жениться на его дочери. Байда просить себъ пукъ стръль убить голубя на ужинъ своей невъсть и поражаеть стрълою царскую дочь въ голову, проклиная невърныхъ.

Иваномъ, покорился волѣ Сигизмунда-Августа и затѣмъ вывелъ козаковъ съ низовья Днѣпра. Тѣмъ не менѣе, козаки не оставили пути, намѣченнаго Дашковичемъ и Вишневецкимъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того явилась Запорожская Січа 1).

Ръка Дивпръ, хотя и своенравная въ своемъ теченіи, представляеть, однако, возможность безопаснаго плаванія вплоть до пороговъ; но вследъ затемъ плавание на протяжени 70 версть делается очень опаснымъ, иногда и совершенно невозможнымъ. Русло Дивира въ разныхъ мъстахъ пересъкается грядою скаль и камней, черезъ которое прорывается вода съ различною силою паденія <sup>2</sup>). По окончаніи пороговъ, Дивиръ проходить черезъ гористое ущелье, называемое "Волчымъ Горломъ" (Кичкасъ), а потомъ разливается шире и дълается уже судоходень до самаго устья, но по всему своему теченію разбивается на множество извилистыхъ рукавовъ, образующихъ безчисленные острова и плавни (острова и луга, заливаемые въ полноводье и покрытые лёсомъ, кустарникомъ и камышемъ). Первый изъ острововъ, вследъ за Волчьимъ Горломъ, есть возвышенный и длинный островъ Хортица. За нимъ следують другіе острова различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное житье для удальцевъ того времени по чрезвычайному изобилію рыбы, дичины и отличныхъ пастбищъ. И воть съ половины XVI въка, этотъ край, называемый тогда вообще "Низомъ", сталъ болве и болве делаться пріютомъ всвхъ, кому только почему нибудь было немилымъ житье на родинъ, и всъхъ тъхъ, кому, по широкой натуръ, были по вкусу опасности и удалые набъги. Запорожская Січа установилась прежде всего на островъ Томаковкъ, близъ впаденія въ Дифиръ роки Конки. Противъ этого острова, на левомъ берегу росъ огромный люсь, называемый "Великій Лугь". Черезъ несколько времени Січа перевосилась ниже на Микитинъ Рогъ (близъ нынъшняго Никополя), а потомъ еще нъсколько ниже и надолго основалась близъ нынёшняго села Капуловки. Главный центръ ея быль на одномъ изъ острововъ, до сихъ поръ называемомъ Січею. Козаки, поселившіеся въ Січи, носили названіе "запорожцевъ"; а весь составъ ихъ назывался "кошемъ".

<sup>1)</sup> Т.-е. засъка. Въ 1568 году она уже существовала.

<sup>2)</sup> Всёхъ пороговъ на Днеоре считается до десяти: Койдацкій, Сурскій, Лоханскій, Звонецкій, Тягинскій, Ненасытицкій (самый значительный и онасный), Волинскій, Будило, Лишній и Гадючій или Вильный и, кром'є того, несколько , заборь": такъ называются камни, которыхъ гряда не доходичь оть одного берега до другого. Изъ нихъ самая значительная Воронова забора въ 6 верстахъ оть Ценасытицкаго порога.

Они выбирали вольными голосами на "радъ" (сходкъ) главнаго начальника, называемаго "кошевымъ атаманомъ". Кошъ раздълялся на "курени" и каждый курень состояль подъ начальствомъ выбраннаго "куреннаго атамана". Поселенія низовыхъ козаковъ не ограничивались одною Січью. Въ разныхъ мъстахъ на дивпровскихъ островахъ и на берегахъ образовывались возацкія селитьбы и хутора. Такимъ образомъ, за порогами слагалось новое людское общество съ военнымъ характеромъ, населяемое выходцами и бъглецами изъ Южной Руси, совершенно независимыми отъ властей, управлявшихъ Южной Русью: пороги препятствовали этимъ властямъ добраться до поселенцевъ. Сначала жители Запорожья состояли изъ однихъ только мужчинь, такъ какъ война была главною цёлью переселенія за пороги; притомъ же значительная часть людей, прибывавшихъ туда, не имъла намъренія оставаться тамъ навсегда; побывавши на Запорожьв, повоевавши съ татарами въ степи или совершивши какой-нибудь морской походъ, они возвращались на родину. Другіе же, по прежнему, отправлялись на Запорожье, не съ цёлью войны, но для звериной охоты и рыбной ловли и, следовательно, также на время. Только мало по малу стали переселяться туда семьями, и заводить хутора или "зимовники". Въ самую Січу никогда не дозволено было допускать женщинь.

Такимъ образомъ, козаки разделились на два рода: городовыхъ, или украинскихъ и запорожскихъ, или січевыхъ. Первые, по мъсту своего жительства, должны были надъ собою признавать польскія власти; вторые были совершенно независимы. Между твми и другими была твсная связь: очень многіе изъ городовыхъ козаковъ проводили несколько леть въ Січи и вменяли это-себе въ особую доблесть и славу. Польскіе паны своими поступками содъйствовали расширенію козачества, не предвидя гибельнаго вліянія, какое оно, при тогдашнихъ условіяхъ, носило въ себ'є для строя польскаго общества. Одинъ изъ знатнийшихъ польскихъ пановъ, Самуилъ Зборовскій, быль возацкимъ предводителемъ. Паны приглашали козаковь въ своихъ походахъ; такъ Мнишки и Вишневецкіе, съ ихъ помощью, водили въ Московское Государство самозванцевъ. Польскіе короли не разъ пользовались ихъ услугами. Еще Сигизмундъ-Августъ изъялъ украинскихъ козаковъ изъ-подъ власти старостъ и поставилъ надъ ними особаго "старшото". При Стефанъ Баторіи заведены были реестры или списки, куда записывались козаки; и только вписанные въ эти реестры должны были называться козаками. Старшой надъ козаками, назначенный королемъ, назывался гетманомъ. Вфроятно,

въ это же время последовало разделение козаковъ на полки (которое собственно извёстно намъ въ нёсколько позднее время). Полковъ было шесть: черкасскій, каневскій, білоцерковскій, корсунскій, чигиринскій, переяславскій (последній на левой стороне Дивира); каждый полкъ находился подъ начальствомъ полковника и его помощника асаула; полкъ делился на десять сотенъ. Каждая сотня была подъ начальствомъ сотника и его помощника сотеннаго асаула. Гетману или старшому данъ былъ для мъстопребыванія городъ Трехтемировъ. При гетманъ были чины: асауль, судья, писарь, составлявшіе генеральную старшину. Всёхъ реестровых в козаковъ было только шесть тысячъ. Они пользовались свободнымъ правомъ владенія своими землями, не несли никакихъ податей и повинностей, и получали жалованья по червонцу на каждаго простого козака и по тулупу. Кромф этихъ реестровыхъ козаковъ, польское правительство долго не хотело знать никакихъ другихъ козаковъ: по закону, только реестровые были козаками. Но такой взглядь шель въ разрезъ съ народнымъ стремленіемъ. Въ Южной Руси, напротивъ, всё хотёли быть козаками, т.-е. вольными людьми; всв искали путей и средствь обратиться въ козаковъ. Однимъ изъ такихъ путей была Запорожская Січа. Жители, бывшіе по закону панскими хлонами въ имфиіяхъ наследственныхъ или коронныхъ, бъгали на Запорожье, возвращаясь оттуда, не хотьли уже служить своимъ панамъ, пазывали себя козаками и, какъ вольные люди, считали своею собственностью ту землю, на которой жили и когорую обработывали, тогда какъ владелецъ признаваль эту землю своею. Владъльцы и ихъ управители ловили такихъ бътлецовъ и казнили смертью, но не всегда можно было это исполнить. Многіе землевладёльцы заводили тогда слободы и приглашали къ себъ всякаго, давая льготы. Въ такія слободы убъгали тъ, которыхъ преслъдовали на ихъ прожиемъ жительствъ. Между самими владъльцами возникали за это ссоры, часто происходили навзды другь на друга. Иногда и сами паны приглашали къ себъ своевольныхъ чужихъ хлоновъ, называли ихъ козаками и, съ ихъ помощью, безчинствовали противъ своей же братіп. Такіе козаки, при первомъ неудовольствін, готовы были поступать со своими новыми панами, какъ съ прежними. Реестровые козаки мало имъли охоты замыкать свое сословіе и охотно принимали въ него новыхъ братій, такъ что количество реестровыхъ было на дёлё гораздо больше, чёмъ на бумагъ. Иногда такіе польскіе подданные, назвавши себя козаками, не пытались ни вступать въ реестръ, ни примыкать къ панамъ, а собирались вооруженными толпами и выбирали себъ

предводителя, котораго называли гетманомъ. Такъ поступали въ особенности тъ, которые бывали на Січи, воевали противъ турокъ и татаръ и пріобрѣтали себѣ тамъ,—какъ выражались тогда,—"рыцарскую славу". Эти, такъ-называемыя "своевольныя купы" (шайки) уже въ концѣ XVI вѣка стали страшны для Польши и возбуждали противъ себя строгія постановленія сейма. На дъль эти постановленія не исполнялись, тьмъ болье, что и польскій король, и польскіе паны, объявивши шайки самозванныхъ козаковъ противозаконными скопищами, сами употребляли ихъ въ войнахъ съ Москвою, Швеціею и Турціею. Такимъ образомъ, кромъ козаковъ городовыхъ, записываемыхъ въ реестры, и козаковъ січевыхъ, безпрестанно то пополняемыхъ бъглецами изъ Украины, то убавляемыхъ уходившими назадъ въ Украину, было еще множество возаковь своевольныхъ, состоявшихъ изъ панскихъ хлоповъ, выбиравшихъ себъ гетмановъ. Правительство дёлало перєсмотры реестрамь; изъ нихъ исключались лишніе козаки; эти лишніе посили названіе "выписчиковъ", но выключенные изъ реестра продолжали называть себя козаками.

Понятно, что при такихъ условіяхъ южно-русскаго общества того времени, у польскаго правительства, а главное, у польскихъ пановъ, явилось среди простого народа много враговъ; эти враги становились темъ ожесточение и опасиве, чъмъ сильные выказывалось съ польской стороны стремление удержать наплывъ парода въ козачество. Польское право предавало хлопа въ безусловное распоряжение его пана. Понятно, что такое положение не могло быть приятнымъ пигдъ; но тамъ, гдъ народу не было никакой возможности вырваться изъ неволи, онъ теривлъ, изъ поколвнія въ поколвніе привыкаль къ своей участи до такой степени, что пересталь помышлять о лучшей. Въ Украинъ было не то. Здъсь для народа было много искушеній въ пріобрітенію свободы. Передъ глазами у него было вольное сословіе, составленное изъ его же братій; по сосъдству съ нимъ были днъпровские острова, куда можно было убъжать отъ тяжелой власти; наконецъ, близость татаръ и опасность татарскихъ набъговъ пріучали украинскаго жителя къ оружію; сами паны не могля запретить своимъ украинскимъ хлопамъ носить оружіе. Такимъ образомъ, въ народъ южно-русскомъ поддерживался бодрый воинственный духъ, несовмъстный съ рабскимъ состояніемъ, на которое осуждаль его польскій общественный строй. Между тімь, какь способы панскаго управленія въ Украинь, такъ и свойство отношеній, въ какія поставленъ быль высшій классь къ низшему, никакъ не мирилц

русскаго хлопа съ паномъ и не располагали его къ доброволь-

Стремленіе народа къ окозаченью, или, такъ называемое поляками, "украинское своевольство" начало принимать религіозный оттінова и получать ва собственныха глазаха русскаго народа нравственное освященіе. Уже возстанія Наливайка и Лободы въ 1596 г. прикрывались до некоторой степени защитою религіи. Вслёдъ за введеніемъ унів, послёдовало быстрое отступленіе русскаго высшаго класса отъ своей религіи, а вмѣств съ тьмъ, и отъ своей народности. Русскіе паны стали для русскаго народа вполив чужими, и власть ихъ получила видъкакъ бы иноземнаго и иновърнаго порабощенія. Мъщане и хлопы, только отъ страха, а не по убъжденію, принимали унію, и пока не свыклись съ нею вь теченіе многихъ покольній, долго были готовы отпасть отъ нея. Въ Украинъ, гдъ народъ быль бодрже и менже подвергался рабскому страху, унія трудно пускала свои корни. Реестровые козаки не принимали ея вовсе, потому что не боялись пановъ; знакомство съ войною дѣлало ихъ отважными. Самовольные козаки еще болье возненавидёли унію, какъ одинъ изъ признаковъ панскаго насилія надъ собою. Такимъ образомъ, православная религія сдёлалась для русскаго народа знаменемъ свободы и противодъйствія панскому гнету.

Согласное свидътельство современныхъ источниковъ показываеть, что въ концъ XVI и первой половинъ XVII въка безусловное господство пановъ надъ хлопами привело последнихъ къ самому горькому быту. Гезунтъ Скарга, фанатическій врагъ православія и русской народности, говориль, что на всемъ земномъ шаръ не найдется государства, гдъ бы такъ обходились съ земледъльцами какъ въ Польшъ. "Владълецъ или королевскій староста не только отнимаеть у біднаго хлопа все что онъ заработываеть, но и убиваеть его самого, когда захочеть и какъ захочеть, и никто не скажеть ему за это дурного слова". Между панами въ это время распространилась страсть къ непомфрной роскоши и мотовство, требующее большихъ издержевъ. Одинъ французъ, жившій тогда въ Польшѣ, замътиль, что повседневный объдь польскаго пана стоить больше, чёмь званный во Франціп. Тогдашній польскій обличитель нравовъ, Старовольскій, говорить: "Въ прежнія времена короли хаживали въ бараньихъ тулупахъ, а теперь кучеръ покрываеть себв тулупь красною матеріею, чтобы отличиться отъ простолюдина. Прежде шляхтичь вздиль на простомъ возв, а теперь катить шестернею въ коляскъ, обитой шелковою тканью

съ серебряными украшеніями. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь и конюшии пропахли венгерскимъ. Всъ наши деньги идуть на заморскія вина и на сласти, а на выкупь пленныхъ и на охранение отечества у насъ денегъ нътъ. Отъ сенатора до последняго ремесленника все проедають и пропивають свое достояние и входять въ неоплатные долги. Никто не хочеть жить трудомъ, а всякій норовить захватить чужое; легко достается оно, и легко спускается. Заработки убогихъ подданныхъ, содранные иногда съ ихъ слезами, а иногда со шкурою, потребляются господами, какъ гаријами. Одна особа въ одинъ день пожираетъ столько, сволько заработываетъ много бъдняковъ въ долгое время. Все идетъ въ одинъ дырявый мъшокъ - брюхо. Върно нухъ у поляковъ имъетъ такое свойство, что они могутъ на немъ спать спокойно, не мучась совъстью". Знатный панъ считаль обязанностью держать при своемъ дворъ толпу ничего пе дълающихъ шляхтичей, а жена его такую же толпу шляхтянокъ. Все это падало на рабочій крестьянскій классъ. Кромъ обыкновенной панщины, зависъвшей отъ произвола владёльцевъ, они были обременены множествомъ раз-ныхъ медкихъ поборовъ. Каждый улей былъ обложенъ нало-гомъ подъ именемъ "очковаго"; за вола илатилъ крестьянинъ роговое; за право ловить рыбу, — ставщину; за право пасти скоть,--спасное; за измоль муки,--сухомельщину. Крестьянамъ не дозволялось на праготовлять себъ напитковъ, ни пожупать ихъ иначе, какъ у жида, которому панъ отдаетъ корчму въ аренду. Вдетъ-ли панъ на сеймъ, или на богомолье, или на свадьбу, -- на подданныхъ налагается какая-нибудь новая тягость. Въ королекскихъ имфніяхъ, управляемыхъ старостами мли же управителями, положение хлоповъ было еще хуже, хотя законъ предоставляль имъ право жаловаться на злоупотребленія; никто не сміль жаловаться, по замічанію Старовольскаго, -- потому что обвиняемый будеть всегда правъ, а хлонъ виновать. "Въ судахъ у насъ, -- говоритъ тотъ же писатель, -завелись неслыханные поборы, подкупы; наши войты, лавники, бурмистры, - всв подкупны, а о доносчикахъ, которые подводять невинныхъ людей въ беду, и говорить нечего. Поймають богатаго, запутають, и засадять въ тюрьму, да и тя-нуть съ него подарки и взятки". Кромъ безграничнаго произвола старосты или его дозорцы, въ коронныхъ именіяхъ свиръпствовали жолиъры (солдаты), которие тогда отличались буйствами и своеволіемъ. "Много, —замъчаеть Старовольскій, — толкуютъ у насъ о турецкомъ рабствъ; но это касается только военноплънныхъ, а не тъхъ, которые, живя подъ турецкою властью, занимаются земледёліемъ или торговлей. Они, занлативши годовую дань, свободны, какъ у насъ не свободенъ ни одинъ шляхтичъ. Въ Турціи никакой паша не можетъ послёднему мужику сдёлать того, что дёлается въ нашихъ мёстечкахъ и селеніяхъ. У насъ въ томъ только свобода, что вольно дёлать всякому, что вздумается; и отъ этого выходитъ, что бёдный и слабый дёлается невольникомъ богатаго и сильнаго. Любой азіатскій деспотъ не замучитъ во всю жизнь столько людей, сколько ихъ замучатъ въ одинъ годъ въ свободной Рёчи-Посполитой".

Но ничто такъ не тяготило и не оскорбляло русскаго народа, какъ власть іудеевъ. Паны, ленясь управлять именіями сами, отдавали ихъ въ аренду іуденмъ съ полнымъ правомъпанскаго господства надъ хлоними. И тугъ-то не было предъла истязаніямъ надъ рабочею силою и духовною жизнью хлопа. Кром' всевозможний шихъ проявленій произвола, іудеи, пользуясь униженіемъ православной религіи, брали въ аренды церкви, налагали пошлины за крещение младенцевъ ("дудки"), за вънчаніе ("поемщина"), за погребеніе и, наконецъ, вообще за всякое богослужение; кромъ того, - и умышленно ругались надъ религіей. Отдавать имёнія на аренды казалось такъ выгоднымъ, что число іудеевъ арендаторовъ увеличивалось всеболье и болье, и Южная Русь очутилась подъ ихъ властью. Жалобы народа на іудейскія насильства до сихъ поръ раздаются въ народныхъ пъсняхъ. "Если,—говорится въ одной думъ,—родится у бъднаго мужива или возака ребеновъ, или козаки либо мужики задумають сочетать бракомъ своихъ дътей, - то не иди къ попу за благословеніемъ, а иди къ жиду и кланяйся ему, чтобы позволиль отпереть церковь, окрестить ребенка или обвънчать молодыхъ". Даже римско-католическіе священники, при всей своей нетерпимости къ ненавистной для нихъ "схизмъ", вопіяли противъ передачи русскаго народаво власть іудеевъ. Такъ, въ одной проповеди, -сказанной уже тогда, когда Хмельницкій разбудиль дремавшую совъсть нановъ, -- говорится: "наши паны вывели изъ теривнія своихъ бъдныхъ подданныхъ въ Украинъ тъмъ, что, отдавая жидамъ въ аренды имънія, продали схизматиковъ въ тяжелую работу. Іуден не позволяли бъднымъ подданнымъ врестить младенцевъ или вступать въ бракъ, не заплативъ имъ особыхъ налоговъ".

Понятно, что народъ, находясь въ такомъ положеніи, бросался въ козачество, уб'ягалъ толпами на Запорожье, и оттуда появлялся вооруженными шайками, которыя тотчасъ же разростались. Возстанія сл'ёдовали за возстаніями. Паны жаловались на буйство и своевольство украинскаго народа. Вмёстё съ этимъ шли безпрерывные набъги на Турцію. Толим удальдовъ, освободившись бъгствомъ отъ тажелаго панскаго и іудейскаго гнета, убъгали на Запорожье, а оттуда на чайкахъ (длинныхъ лодкахъ) пускались въ море грабить турецкіе прибрежные города. Жизнь на родинъ представляла такъ мало цъннаго, что они не боялись подвергаться никакимъ опасностямъ; а нападать на невфриыхъ, по понятіямъ того времени, считалось богоугоднымъ деломъ, тімъ более, что целью этихъ набеговъ было столько же освобождение плънныхъ христіанъ, сколько и пріобратеніе добычи отъ неварныхъ. Турецкіе послы постоянно жаловались польскому правительству на козаковъ. Поляки, при возможности, ловили виновныхъ и казнили вхъ, но когда сами ссорились съ турками или татарами, то давали волю темъ же украинскимъ удальцамъ. Эти походы были особенно важны тёмъ, что послужили дальнейшею военною школою для украинскаго народа и способствовали ему дружно и ръшительно поднималься противъ поляковъ; на это не отваживался въ другихъ мъстахъ русскій народь, страдавшій подъ такимъ же гнетомъ.

Частныя мъстныя возстанія народа были многочисленны и не всв намъ извъстны. Правительство то и дело что производило новые реестры, желая ограничить число козаковъ. Но послѣ каждаго реестрованія, число козаковь удвоивалось, утроивалось; лишнихъ снова исвлючали изъ списковъ, а эти лишніе не повиновались и увеличивали число свое силами охотниковъ. По временамъ хлопы возмущались противъ владельцевъ, собирались въ шайки, нападали на владельческія усадьбы. Жестокія казни следовали за каждымъ укрощениемъ; но мятежи вспыхивали снова. Всв хотвли быть козаками; невозможно было разобрать вто настоящій козакъ и вто только называеть себя возакомъ. Въ 1614 году, коронный гетманъ Жолкъвскій разогналь въ Брадлавщинъ большую шайку, называвшую себя козаками, а 15 октября подъ Житомиромъ заключиль съ реестровыми козаками договоръ, по которому они обязались не принимать въ свое товарищество своевольныхъ шаекъ, называвшихъ себя козаками и нападавшихъ на шляхетскія имфнія, не собирать народа на рады; всемь темь, которые самовольно называли себя козаками, вельно оставаться подъ властью пановъ. Этотъ договоръ тотчасъ же быль нарушень. Шляхта жаловалась королю; король писаль универсалы; но въ этихъ универсалахъ уже проглядывало сознаніе безсилія. "Несмотря на всё прежнія наши мёры, —писаль король въ 1617 году, -- козацкое своеволіе дошло до ужасающихъ крайностей; громады козаковъ не дають Ръчи Посполнтой покою;

шляхта не можеть безопасно проживать въ своихъ имфніяхъ". Впрочемъ, въ первой четверти XVII въка, козацкая удаль находила себъ поле дъятельности то въ Московскомъ Государствъ, то на Черкомъ моръ, то въ Турціи и Молдавіи. Подъ начальствомъ Сагайдачнаго возави помогали полякамъ войнъ съ Турцією. Но когда кончилась эта война, козацкія возстанія стали принимать значительно болье широкій размёрь. Въ 1625 году, козаки отправиди своихъ депутатовъ на сеймъ съ требованіемъ признать запонными духовныхъ, посвященных в іерусалимским патріархомь, удалить унитовь отъ церквей и церковныхъ имъній, уничтожить всякія стъснительныя постановленія противь козаковъ и не ограничивать ихъ числа. Они, при своей просьбъ, послали перечень разныхъ утъсненій, которыя терпели русскіе въ Польше и Литве, указывали, что повсюду отнимають у православныхъ церкви, тянуть въ суды православныхъ подъ разными предлогами, отдаляютъ ихъ отъ цеховыхъ ремеслъ, сажаютъ въ тюрьмы и бьють священниковъ; жаловались, что православные дъти выростають безъ крещенія, люди живуть безь вънчанія и отходять оть міра безь исповеди и св. причащенія. Просьба эта не имела ниваких последствій, и козаки, подъ начальствомъ гетмана Жмайла, стали расправляться сами собою: ворвались въ Кіевъ, убили віевскаго войта Өедора Ходыку за ревность къ уніи; ограбили католическій монастырь, убили въ немъ священника и отправили къ московскому царю посольство съ просьбою принять козаковъ подъ свое покровительство. Этого не хотъли имъ простить поляки, и коронный гетманъ Станиславъ Конеппольскій получиль повельніе укротить козаковъ оружіемъ. Козаковъ было тысячъ до двадцати; но между ними происходили несогласія, такъ что часть ихъ разошлась. Конецпольскій прижаль ихъ къ Днепру, недалеко отъ Крылова; реестровые козаки решились мириться; сменили Жмайла, выбрали гетманомъ Михайла Дорошенка, и заключили съ польскимъ гет-маномъ, на урочищъ "Медвъжьи лозы", договоръ, по которому возаки должны были оставаться въ числе шести тысячь и находиться подъ властью короннаго гетмана; затёмъ всё, называвшіе себя возавами, должны были подчиняться своимъ старостамъ и панамъ; всъ земли, которыя они себъ присвоили н считали возацвими, должны быть возвращены владельцамъ. Договоръ этотъ не могъ разрёшить спорныхъ вопросовъ по желанію поляковъ. Число исключенныхъ изъ козацкаго званія вначительно превышало число реестровыхъ, и еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бъжали толпами въ Січу. По смерти Дорошенка, убитаго

битвъ съ татарами, поляки назначили надъ реестровыми козаками предводителемъ Грицька Чернаго, человъка преданнаго
полякамъ; но самовольные козаки, собравшись въ Січи, избрали гетманомъ Тараса, и двинулись въ Украину. Реестровые козаки выдали Грицька Чернаго Тарасу; запорожцы совершили надъ нимъ жестокую казнь за то, что онъ принялъ
унію. Тарасъ, признанный реестровыми, распустилъ по Украинъ универсалъ, и убъждалъ весь народъ подняться и идти на
поляковъ во имя въры. Многіе духовные возбуждали русскихъ
къ защитъ въры и жизни, потому что въ тъ времена раздраженные поляки кричали, что надобно уничтожить схизму и истребить весь мятежный народъ, а Украину заселить поляками.
Польскіе историки увъряютъ, будто и Петръ Могила, будучи еще
печерскимъ архимандритомъ, возбуждалъ народъ къ возстанію.

Полни совершали тогда ужаснёйшія варварства. Самуиль Лащь, коропный стражникь (блюститель пограничныхь областей) обрёзываль людямь носы и уши, отдаваль дёвиць и женщинь на поруганіе своимь солдатамь, и въ первый день Пасхи 1639 г., въ мёстечке Лысянке, вырёзаль поголовно всёхь жителей, не разбирая ни пола, ни возраста: многіе изъ пихь были побиты въ церкви. Для внушенія народу страха, и въ другихь мёстахь дёлалось то же. Тарасъ сосредоточиль свои силы на лёвой стороне Днёпра, у Переяславля. Конецпольскій вступиль съ нимь въ битву, которая была такъ неудачна для поляковь, что, по свидётельству ихъ самихь, у Конецпольскаго въ одинь день пропало болёе войска, чёмь за три года войны со шведами. Къ сожалёнію, исходъ этой войны для насъ остался нензвёстнымь. Тарасъ какимь-то образомъ попаль въ руки поляковъ и быль казнень.

Черезъ два года умеръ Сигизмундъ III. Реестровые возаки, при сынѣ его Владиславь, участвовали въ походъ противъ Москвы, но за то другіе козаки самовольно спустились въ Черное море, дѣлали нападенія на турецкія владѣнія и собирались на днѣпровскихъ островахъ, чтобы снова идти войною на поляковъ. Чтобы пресѣчь бѣгство народа за пороги, коронный гетманъ Конециольскій заложиль на Днѣпрѣ передъ самыми порогами врѣпость Кодакъ и оставиль тамъ гарнизонъ подъ начальствомъ француза Маріона. Но въ августѣ 1635 года, предводитель самовольныхъ козаковъ Сулима разорилъ эту крѣпость, перебилъ гарнизонъ, и сталъ призывать народъ къ возстанію. Ему не удалось предпріятіе. Подосланные Конециольскимъ реестровые козаки схватили Сулиму, еще не успѣвшаго собрать большого ополченія. Ему отрубили голову въ Варшавѣ.

Вслёдъ затёмъ объявлено снова строгое приказаніе самовольнымъ козакамъ повиноваться своимъ панамъ, а чтобы привести эту мёру въ исполненіе, разставили въ Украинѣ польскія войска, которыя тотчасъ же начали дёлать народу всякія насилія. Это вынудило реестровыхъ козаковъ въ 1636 году обратиться съ жалобою къ королю; они избрали своими послами двухъ сотниковъ: черкасскаго Ивана Барабаша и чигиринскаго Зиновія Богдана Хмельницкаго.

Зиновій Богданъ былъ синъ козацкаго сотника Михайла Хмельницкаго. Въ юности онъ учился въ Ярослав. (галицкомъ) у іезунтовъ и получилъ по своему времени хорошее образованіе. Отецъ его быль убитъ въ Цецорской битвѣ, несчастной для поляковъ, гдѣ палъ ихъ гетманъ Жолкѣвскій. Зиновій, участвовавшій въ битвѣ вмѣстѣ съ отцомъ, былъ взятъ турками въ плѣнъ; онъ пробылъ два года въ Константивополѣ, научился тамъ турецкому языку и восточнымъ обычаямъ, что ему впослѣдствіи пригодилось. Послѣ примиренія Польши съ Турцією, Зиновій возвратился въ отечество, служиль въ козацкой службѣ и получилъ чинъ сотника. Есть извѣстіе, что онъ былъ подъ Смоленскомъ въ 1632 году и получилъ отъ Владислава саблю за храбрость 1).

Для разсмотрвнія козацкихь жалобь назначень быль сенаторъ и воевода брацлавскій Адамъ Кисель, православный пань, считавшій себя отличнымь ораторомь и искуснымь дипломатомъ. Онъ началь хитрить съ козаками и водить ихъ, стараясь успокоить реестровыхъ объщаніями денегъ, а главное, добиваясь исключенія изъ реестра лишнихъ козаковъ и возвращенія ихъ подъ власть своихъ пановъ. Старшимъ надъ реестровыми козаками быль тогда Василій Томиленко, человъкъ старый, неръшительный, но тъмъ не менъе сердечно преданный возацкому дёлу. Въ то время, какъ онъ въ Украинъ толковаль съ Киселемъ, новый предводитель самовольныхъ козаковъ Навлюкъ ворвался изъ Січи въ Украину съ 200 человъкъ, захватилъ въ Черкасахъ всю козацкую артиллерію и ушель обратно въ Січу, а оттуда писаль убъжденіе къ реестровымъ козакамъ соединиться съ "выписчиками" и дружно защищаться противь поляковъ. Томиленко колебался, а Кисель, -- который, по собственному его признанію, производиль между козаками раздоры, -- подобраль кружокь реестровыхъ козаковъ и составилъ изъ нихъ раду на рекв Русавъ.

<sup>1)</sup> Такъ говорить одна малорусская лётопись, прибавляя, что черезь двадцать два года, когда онъ сдёлался подданнымъ Алексёя Михайловича, то говориль; "сабля эта порочить Богдана:"

Эта рада низложила Томиленка и выбрала въ гетманы переяславскаго полковника Савву Кононовича, родомъ великорусса, преданнаго панскимъ видамъ. Вмёстё съ Томиленкомъ отрёшили другихъ старшинъ, и только лукавый писарь Онушкевичъ остался въ своемъ званіи. Павлюкъ, узнавши о такомъ перевороть, послаль своего друга, чигиринскаго полковника Карпа-Скидана, съ отрядомъ въ Переславль, а самъ сталь съ войскомъ у Крылова. Скиданъ вошелъ ночью въ Переяславль, схватилъ Кононовича, писаря Опушкевича, новопоставленныхъ старшинъ, и привезъ ихъ въ Крыловъ. Козаки осудили ихъ и разстръляли. Гетманомъ выбрали Павлюка. Томиленко, добровольно уступая ему первенство, остался его товарящемъ и другомъ.

Павлюкъ разослалъ универсаль по всёмъ городамъ, мёстечкамъ и селамъ и призывалъ весь русскій народъ къ возстанію: "Повельваемь вамь и убъждаемь вась, чтобы вы всѣ единодущно, отъ мала до велика, покинувши всѣ свои занятія, немедленно собрались ко маѣ".

На призывъ Павлюка прежде всего отозвались, на лівой сторонъ Днъпра, такъ-называемыя, новыя слободы, а нотомъ и на правой раздался, говорить современникъ, крикъ: "на свободу! на свободу!" Одни бъжали къ Павлюку; другіе составляли шайки, бросались на панскіе дворы и забирали тамъ запасы, лошадей, оружіе. Самъ Павлюкъ, разославши универсаль, убхаль въ Січь собирать запорождевь, а начальство въ Украинъ поручилъ Свидану.

Всв реестровые полки, одинь за другимъ, перешли на сторону возстанія. Скидань заложиль свой стань въ Мошнахъ (черкасскаго убзда). Конециольскій послаль противъ ко-

заковъ своего товарища Потоцкаго.

6 декабря 1637 года произошла битва близъ деревни Кумейки. Русскіе бились отчаянно; но сильный холодный вътеръ дуль имъ въ лицо; они были разбиты, ушли къ Дивпру и стали въ мъстечкъ Боровицахъ. Прибылъ Павлюкъ; но козаки возмутились противъ него за то, что онъ не въ пору ушелъ въ Січь и пропустиль удобное время. Кисель, находившійся съ Потоцкимъ, уговорилъ козаковъ выдать Павлюка съ товарищами, поручившись, что король даруеть имъ прощеніе. Реестровые козави низложили Павлюка съ гетманства, провозгласили было гетманомъ одного изъ старшинъ Дмитра Томашевича-Гуню, но Гуня не согласился получить старшинство ценою выдачи своихъ товарищей. Тогда реестровые козаки схватили Павлюка, Томиленка и какого-то Ивана Злого и привели къ Потоцкому.

Заключенъ быль съ польскимъ военачальникомъ договоръ:

козаки объщали повиноваться польскому правительству. Договоръ этотъ былъ подписанъ Зиновіемъ Богданомъ Хмельницкимъ, носившимъ уже звавіе генеральнаго писаря. Потоцкій назначилъ надъ козаками старшимъ Ильяша Караимовича; Гуня, Скиданъ и другіе убъжали.

Навлюка, Томиленка и Злого привезли въ Варшаву. Напрасно Кисель передъ сеймомъ умолялъ даровать имъ жизнь, ссылаясь на свое поручительство. Его протеста не уважили.

Козациимъ предводителямъ отрубили головы.

Потоцкій, между тёмъ, покончивши въ Украинѣ, началъ безжалостно казнить мятежниковъ. Вся дорога отъ Днѣпра до Нѣжина уставлена была посаженными на колъ хлопами. Но въ то время, когда Потоцкій казнилъ сотнями мятежниковъ и кричалъ: "я изъ васъ восковыхъ сдѣлаю!" русскіе смѣло говорили ему: "Если ты, панъ гетманъ, хочешь казнить виновныхъ, то посади на колъ разомъ всю правую и всю лѣвую сторону Днѣпра".

Какъ только началась весна 1638 года, по всей Украинъ разнеслась въсть, что съ Запорожья идетъ новое ополченіе. Тамъ выбрали гетманомъ полтавца Остранина. Съ нимъ шелъ Скидань. Толпы народа бросились въ нимъ со всёхъ сторонъ. Потоцкій выступиль противь нихь и потерпёль пораженіе подъ Голтвою. Но между козацкими предводителями не было ладу. Поляки, поправившись отъ пораженія, атаковали Остранина подъ Жовниномъ, близъ Днепра. Остранинъ убежалъ изъ войска въ Московское Государство. Козаки избрали старшимъ Дмитра Томашевича-Гуню. Реестровые тогда не пристали къ возтанію, потому что находились съ польскимъ войскомъ подъ начальствомъ чиновниковъ, назначенныхъ поляками. Гуня, съ половины іюня до половины августа, упорно стояль противь поляковъ, соглашался мириться, но не иначе, какъ на сколько-нибудь выгодныхъ условіяхъ. Наконецъ, козаки положили оружіе. Гуня ушель въ Московское Государство. Скиданъ, еще прежде отправившійся за Дніпръ для собранія новыхъ силъ, попался въ плвиъ.

Съ этихъ поръ поляки, хотя оставили реестровыхъ козаковъ въ прежнемъ числъ, но давали имъ начальниковъ изъ лицъ шляхетскаго званія. Вмѣсто гетмана у нихъ былъ назначенъ коммиссаръ, нѣето Петръ Комаровскій: генеральный писарь Зиновій Богданъ Хмельницкій лишился своей должности и остался по прежнему чигиринскимъ сотникомъ. Чтобы преградить побъги народа за пороги, возобновленъ былъ Кодакъ. Разсказываютъ, что Конецпольскій, пріъхавши осматривать возстановлен-

ную крёпость, созваль къ себё козацкихъ старшинъ и насмёш-\ ливо спросилъ ихъ: "какъ вамъ кажется Кодакъ?" — Мапи facta, manu destruo" (что человёческими руками созидается, то и человёческими руками разрушается) — отвёчалъ ему Хмельницкій.

Поляки пришли въ убъжденію, что для укрощенія страсти къ мятежамъ, овладъвшей русскимъ народомъ, надобно принимать самыя строгія мёры; за малѣйшую попытку къ возстанію казнили самымъ варварскимъ образомъ: "и мучительство фараоново,—говорить малорусская лѣтопись, — ничего не значитъ противъ ляшскаго тиранства. Ляхи дѣтей въ котлахъ варили, женщинамъ выдавливали груди деревомъ и творили иныя неисповъдимыя мучительства" 1).

Козакамъ уже трудно было начинать возстаніе. Сами реестровые козаки были почти обращены въ хлоповъ и работали панщину на своихъ начальниковъ шляхетскаго званія. Иной поворотъ всему русскому дёлу данъ былъ во дворцѣ короля Владислава.

Этоть король, отъ природы умный и деятельный, тяготился своимъ положеніемъ, осуждавшимъ его на бездъйствіе; тяжела была ему анархія, господствовавшая въ его королевствъ. Его самолюбіе постоянно терптло униженіе отъ надменныхъ пановъ. Королю хотвлось начать войну съ Турцією. По всеобщему мивнію современниковъ, за этимъ желаніемъ укрывалось другое: усилить посредствомъ войны свою королевскую власть. Хотя нътъ никакихъ письменныхъ признаній съ его стороны въ этомъ умыслъ, но все шляхетство отъ мала до велика было въ этомъ увърено и считало соумышленникомъ короля канцлера Оссолинскаго. Впрочемъ последній, если и потакаль замысламъ короля, то вовсе не быль надежнымъ человекомъ для того, чтобъ ихъ исполнить. Это быль роскошный, изн'вженный, суетный, малодушный аристократь, умёль красно говорить, но не въ состояни быль бороться противъ неудачъ, и боле всего заботясь о самомъ себъ, въ виду опасности всегда готовъ быль перейти на противную сторону.

Въ 1645 году прибылъ въ Польшу венеціанскій посланникъ Тьеноло побуждать Польшу вступить съ Венеціею въ союзъ противъ турокъ; онъ объщалъ съ венеціанской стороны большія суммы денегъ и болье всего домогался, чтобы польское правительство дозволило возакамъ начать свои морскіе походы на

<sup>1)</sup> Достовърность этихъ извъстій подтверждается и современными великорусскими извъстіями: "польскіе и литовскіе люди ихъ христіанскую въру нарушили и церкви ихъ, людей сбирая въ хороми, пожигали, и пищальное зелье, насыпавъ имъ въ пазуху, зажигають и сосцы у женъ ихъ ръзали"...

турецкіе берега. Папскій нунцій также побуждаль польскаго короля къ войнь. Надыялись па соучастіе господарей молдавскаго и валашскаго, на седмиградскаго князя и на московскаго царя. Въ началь 1646 года польскій король заключиль съ Венеціей договорь; Тьеполо выдаль королю 20,000 талеровь на постройку козацкихъ чаекъ; король пригласиль въ Варшаву четырехъ козацкихъ старшинъ: Ильяша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкаго и Нестеренка. Хмельницкій не задолго быль во Франців, гдъ совыщался съ графомъ Дебрежи, назначеннымъ посланникомъ въ Польшу, на счетъ доставки козаковъ во французское войско. Затымъ 2,400 охочихъ козаковъ отправились во Францію и въ 1646 году участвовали при взятіи Дюнкерка у кспанцевъ.

Король видёлся съ козацкими старшинами ночью, обласкаль ихъ, обёщаль увеличить число козаковь до 20,000, кромё реестровыхъ, отдалъ приказаніе построить чайки и далъ имъ 6,000 талеровъ, обёщая заплатить въ теченіе двухъ лётъ 60,000.

Все это дёлалось втайнё, но не могло долго сохраняться втайнё. Король выдаль такъ называемые приновёдные листы для вербовки войска за-границею. Вербовка пошла сначала быстро. Въ Польшу стали прибывать нёмецкіе солдаты, участвовавшіе въ тридцатильтней войнё и не привыкшіе сдерживать своего произвола. Шляхта, зорко смотрёвшая за неприкосновенностью своихъ привилегій, стала кричать противъ короля. Сенаторы также подняли ропотъ. Королю ничего не оставалось, какъ предать свои замыслы на обсужденіе сейма.

Въ сентябръ 1646 года открылись предварительные сеймики по воеводствамъ. Шляхта повсюду оказалась нерасположенною къ войнъ и толковала въ самую дурную сторону королевскіе замыслы. "Король, — кричали на сеймикахъ, — затъваетъ войну, чтобы составить войско, взять его себъ подъ начальство и посредствомъ его укоротить шляхетскія вольности. Онъ хочетъ обратить хлоновъ въ шляхту, а шляхту въ хлоновъ". Возникали самыя чудовищныя выдумки; болтали, что король хочетъ устроить ръзню въ родъ Варооломеевской ночи; Оссслинскаго обзывали измънникомъ отечества.

Въ ноябрѣ собрался сеймъ въ Вартавѣ. Всѣ единогласно закрачали прогавъ войны. Королю оставалось покориться волѣ сейма и приказать распустить навербованное войско, а козакамъ запретить строить чайки. Короля обязали впередъ не собирать войскъ и не входить въ союзы съ ппостранными державами безъ воли Рѣчи-Посполитой 1).

<sup>1)</sup> По замівчанію Тьеноло королю стоило только подкупить нівскольких в нословъ

Козацкіе чиновники, Караимовичь и Барабашь, видя, что предпріятіе короля не удается, припрятали королевскую привилегію на увеличеніе козацкаго сословія и на постройку чаекь. Хмельницкій хитростью досталь эту привилегію вь свои руки. Разсказывають, что онь пригласиль вь свой хуторь Субботово козацкаго старшо́го (неизвістно, Караимовича или Барабаша) и, напоивши его до пьяна, взяль у него шапку и платовь и отправиль слугу своего вь женіх старшо́го за привилегією. Признавь вещи своего мужа, жена выдала важную бумагу.

Вследъ за темъ съ Хмельницкимъ произошло событіе, вероятно, имъвшее связь съ похищениемъ привилегии. Его хуторъ Субботово (въ 8 верстахъ отъ Чигирина) былъ подаренъ отцу его прежнимъ чигиринскимъ старостою Даниловичемъ. Въ Чегиринъ былъ уже другой староста Александръ Конецпольскій, а у него подстаростою (управителемь) шляхтичь Чаплинскій. Последній выпросиль себь у Конецпольскаго Субботово, такъ какъ у Хмельницкаго не было документовъ на владеніе. Получивши согласіе старосты Конециольскаго, Чаплинскій, по польскому обычаю, сділаль найздь на Субботово въ то время, когда Хмельницкій быль въ отсутствін; и когда десятильтній мальчикъ, сынъ Хмельницкаго, ему сказаль чтото грубое, то онъ приказаль его высёчь. Слуги такъ немилосердно исполнили это приказаніе, что дитя умерло на другой день. Кром' того, Чаплинскій обв' нчался по уставу римскокатолической церкви съ женщиною, которую любилъ Хмельницкій: ніжоторые говорять, что она уже тогда была его второю женою, которую Хмельницкій взяль послі смерти первой своей супруги, Анны Сомко 1).

Хмельницкій искаль судомъ на Чаплинскаго, но не могь ничего сдёлать, потому что не имёль письменныхъ документовъ на имёніе. Въ польскомъ судё того времени трудно было козаку тягаться съ шляхтичемъ, покровительствуемымъ важнымъ паномъ. 2).

чтобы созвать сеймъ, такъ-какъ въ Польше голосъ одного посла уничтожалъ решеніе целаго сейма. Но король не решился на эту меру, потому что боялся междоусобій. Притомь онъ старался поддерживать къ себе расположеніе націє, въ надежде, что поляки со временемъ выберуть на престоль его сына.

<sup>1)</sup> Матери сыновей Хмельницкаго, Тимовея и Юрія и дочерей: Стефаниды и Екатерины.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Осталось преданіе, записанное въ современныхъ лѣтописяхъ, за достовѣрность котораго поручиться нельзя. Разсказывается, будто Хмельницкій обращался къ королю, и Владиславъ сказалъ ему: "вы воины и носите сабли; кто вамъ за себя стать за-прещаеть?"

Тогда Хмельницкій собраль сходку до тридцати человѣкъ козаковь и сталь съ ними совѣтоваться, какъ бы воспользоваться привилегіей, данной королемъ, возстановить силу козачества, возвратить свободу православной вѣрѣ и оградить русскій народъ отъ своеволія польскихъ пановъ. Одинъ сотникъ, бывшій на этой сходкѣ, сдѣлаль доносъ на Хмельницкаго. Коронный гетманъ Потоцкій приказаль арестовать Хмельницкаго. Но переяславскій польовникъ Кречовскій, которому быль отданъ Хмельницкій подъ надзоръ, освободиль арестованнаго. Хмельницкій верхомъ убѣжалъ степью въ Запорожскую Січь, которая была тогда на "Микитиномъ Рогъ".

Здёсь засталь Хмельницкій не болёе трехъ соть удальцевъ, но они кликнули кличъ и стали сбирать съ разныхъ дивпровскихъ острововъ и береговъ проживавшихъ тамъ бъгледовъ. Самъ Хмельницкій отправился въ Крымъ. Онъ показалъ привилегію короля Владислава хану. Ханъ Исламъ-Гирей увидёль ясныя доказательства, что польскій король затвваль противъ Крыма и противъ Турціи войну; кромв того, хань быль уже золь на вороля за то, что уже несколько леть не получаль изъ Польши обычныхъ денегъ, которыя поляки называли подарками, а татары считали данью. Представился татарамъ отличный и благовидный новодъ къ пріобрътенію добычи. Однако, ханъ самъ не двинулся на Польшу, хотя объщаль сдёлать это со временемъ, но дозводиль Хмельницкому пригласить съ собою кого-нибудь изъ мурзъ. Хмельницкій позваль Тугай-бея, перекопскаго мурзу, славнаго своими навздами: у Тугай-бея было до четырехъ тысячъ ногаевъ.

Это дёлалось зимою съ 1647 на 1648 годъ. Коронный гетманъ Николай Потоцкій и польный (его помощникъ) Мартинъ Калиновскій собирали войско, приглашали пановъ являться къ нимъ на помощь съ своими отрядами, которые, потогдашнему обычаю, паны держали у себя подъ названіемъ надворныхъ командъ. Потоцкій пытался какъ-нибудь хитростью выманить Хмельницкаго изъ Січи, отправляль къ нему письма

въ Січу. Но попытки его въ этомъ родъ не удались.

Между тёмъ, русскій народъ готовился къ возстанію. Козаки, переодётые то нищими, то богомольцами, ходили по городамъ и селамъ и уговаривали жителей—то отворить козакамъ Хмельницкаго ворота города, то насыпать песку въ польскія пушки, то бёжать въ степь въ ряды вонновъ запорожскихъ. Поляки принимали строгія мёры: запрещали ходить толпами по улицамъ, собираться въ домахъ, забирали у жителей оружіе, или отвинчивали у ихъ ружей замки, жестоко мучили и казнили

Тѣхъ, кого подозрѣвали въ соумышленіи съ Хмельницкимъ. Потоцкій объявилъ своимъ универсаломъ, что всякій убѣжавшій въ Запорожье отвѣчаетъ жизнью своей жены и дѣтей. Такія мѣры обратились во вредъ полякамъ и раздражили ужъ и безъ того ненавидѣвшій ихъ русскій народъ. Съ лѣвой стороны Днѣпра убѣгать было удобнѣе, и толпы спѣшили оттуда къ Хмельницкому. Весною у него образовалось тысячъ до восьми. Въ апрѣлѣ до предводителей польскаго войска дошелъ слухъ, что ихъ врагъ выступаетъ изъ Січи; вмѣсто того, чтобъ идти на него всѣмъ своимъ войскомъ, они отправили противъ него реестровыхъ козаковъ съ ихъ начальниками по Днѣпру на байдакахъ (большихъ судахъ), а берегомъ небольшой отрядъ конницы, подъ начальствомъ молодого сына короннаго гетмана, Стефана, съ козацкимъ коммиссаромъ Шембергомъ. "Стыдно, — говорилъ тогда коронный гетманъ, — посылать большое войско противъ какой-нибудь презрѣнной шайки подлыхъ хлоповъ".

Козаки, илывшіе на байдакахъ по Днѣпру, достигли 2-го мая урочища, называемаго "Каменнымъ Затономъ" и остановились, ожидая идущаго берегомъ польскаго отряда. Часть козаковъ вышла на берегъ. Ночью съ 3-го на 4-е мая явился къ нимъ посланецъ Хмельницкаго, козакъ Ганжа, и смѣлою рѣчью воодушевилъ ихъ, уже и безъ того расположенныхъ къ возстанію. Полковникъ Кречовскій, находившійся въ высланномъ реестровомъ войскѣ, съ своей стороны, возбуждалъ за Хмельницкаго козаковъ. Реестровые утопили своихъ шляхетскихъ начальниковъ, угодниковъ панской власти; въ числѣ ихъ погибли Караимовичъ и Барабашъ. Утромъ всѣ присое-

динились въ Хмельницкому.

Усиливши реестровыми козаками свое войско, Хмельницкій разбиль 5-го мая польскій отрядь у протока, называемаго "Жолтыя Воды". Сынъ короннаго гетмана Стефанъ умерь оть ранъ; другихъ пановъ взяли въ плѣнъ. Въ числѣ плѣнныхъ было тогда два знаменитыхъ впослѣдствіи человѣка: первый былъ Стефанъ Чарнецкій, которому суждено было сдѣлаться искуснымъ польскимъ полководцемъ и свирѣнымъ мучителемъ русскаго народа; второй былъ Иванъ Выговскій, русскій шляхтичъ: попавшись въ плѣнъ, этотъ человѣкъ до того съумѣлъ поддѣлаться къ Хмельницкому, что въ короткое время сталъ генеральнымъ писаремъ и важнѣйшимъ совѣтникомъ гетмана.

Главное польское войско стояло близъ Черкасъ, когда одинъ раненый полякъ принесъ туда извъстіе о пораженіи высланнаго въ степь отряда. Потоцкій и Калиновскій не ладили другь съ другомъ, дъдали распоряженія на-перекоръ одинъ другому,

согласились, однако, на томъ, что надобно имъ отступить ноближе въ польскимъ границамъ. Они двинулись отъ Черкасъ и достигли города Корсуна, на ръкъ Роси; здъсь они услыхали, что Хмельницкій уже недалеко, и різшили остановиться и дать сраженіе; но 15-го мая появился Хмельницкій подъ Корсуномъ: пойманные поляками козаки насказали имъ много преувеличенныхъ извъстій о количествъ и силь войска Хмельнипкаго. Калиновскій готовъ быль дать битву; Потоцкій не дозволилъ, и велълъ уходить по такому пути, по которому удобно было бы ускользнуть отъ непріятеля. Поляви взяли себъ въ проводники одного русскаго хлопа, который, какъ видно, съ намфреніемъ быль подослань Хмельницкимъ. Между темь, разсчитывая напередъ, куда поляки пойдутъ, козацкій предволитель заранъе услалъ своихъ козаковъ и приказалъ имъ при спускъ съ горы въ долину, называемую "Крутая Балка", образать гору и сдалать обрыва, преграждающій путь возамь и лошадямъ. Планъ удался какъ нельзя лучше. Поляки со всёмъ своимъ обозомъ наткнулись прямо на это роковое мъсто, крутомъ поросшее тогда лъсомъ, и въ то же время на нихъ ударили со всёхъ сторонъ козаки и татары; ихъ постигло полное пораженіе. Оба предводителя попались въ плень; вся артиллерія, всъ запасы и пожитки достались побъдителямъ. Шляхтичи, составлявшіе войско, не спасли себя бъгствомъ. Хлоны ловили ихъ, убивали или приводили къ козакамъ. Хмельницкій отдалъ польскихъ предводителей въ пленъ татарамъ, съ темъ, чтобы заохотить ихъ къ дальнейшей помощи козакамъ.

Корсунская побъда была чрезвычайно важнымъ, еще небывалымъ въ своемъ родъ событіемъ; русскому народу какъ-бы разомъ открылись глаза: онъ увидалъ и понялъ, что его поработители не такъ могучи и непобъдимы; панская гордыня пала подъ дружными ударами рабовъ, ръшившихся наконецъ сброситъ съ себя ярмо неволи.

Послѣ этой первой побѣды, Хмельницвій пріостановился и отправиль въ Варшаву козацкихъ пословъ съ жалобами и объясненіями, но въ это самое время короля Владислава постигла смерть въ Меречѣ, подавшая поводъ къ толкамъ объ отравѣ. Въ Польшѣ наступило безкоролевье, предстоялъ новый выборъ короля.

По усиленной просьбѣ брацлавскаго воеводы Адама Киселя, хотѣвшаго какъ-нибудь протянуть время, Хмельницкій согласился вступить въ переговоры, и до сентября не шелъ съ войскомъ далѣе на Польшу; но мало довѣряя возможности примиренія съ поляками, написалъ грамоту къ царю Алексѣю

Михайловичу, въ которой изъявляль желаніе поступить подъ власть единаго русскаго государя, чтобъ исполнилось, какъ онъ выражался, "изъ давнихъ лётъ глаголемое пророчество". Онъ убёждаль царя пользоваться временемъ и наступить на Польшу и Литву въ то время, когда козаки будутъ напирать на ляховъ съ другой стороны. Московскій царь не воспользовался тогда удобнымъ случаемъ, а самъ Хмельницкій напрасно потерялъ нѣсколько мѣсяцевъ въ безполезныхъ переговорахъ съ Киселемъ и его таварищами, облеченными званіемъ коммиссаровъ.

Южнорусскій народъ смотрёль совсёмь не такъ на обстоятельства, постигшія его. Какъ только разошлась въсть о побъдъ надъ польскимъ войскомъ, во всъхъ предълахъ русской земли, находившейся подъ властью Польши, даже и въ Бълоруссіи, болве свыкшейся съ порабощеніемъ, чвить Южная Русь, вспыхнуло возстаніе. Хлопы собирались въ шайки, называемыя тогда загонами, нападали на панскія усадьбы, разоряли ихъ, убивали владельцевь и ихъ дозорцевь, истребляли католическихъ духовныхъ; доставалось и унитамъ и всякому, ето только быль подозръваемь въ расположении къ полякамъ. "Тогда, -- по замъчанію современника-лътописца, - гибли православные ремесленники и торговцы за то единственно, что носили польское платье, и не одинъ щеголь заплатилъ жизнью за то, что, по польскому обычаю, подбриваль себъ голову". Убійства сопровождались варварскими истязаніями: сдирали съ живыхъ кожу, распиливали пополамъ; забивали до смерти палками, жарили на угольяхъ, обливали киняткомъ; обматывали голову по переносицъ тетивою лука, повертывали голову и потомъ спускали лувъ, табъ что у жертвы выскакивали глаза; не было пощады и груднымъ младенцамъ. Самое ужасное остервенвніе показывалъ народъ къ іудеямъ: они осуждены были на конечное истребленіе, и всякая жалость къ нимъ считалась изменою. Свитки закона были извлекаемы изъ синагогъ: козаки плясали на нихъ и пили водку, потомъ клали на нихъ іудеевъ и резали безъ милосердія; тысячи іудейских младенцевь были бросаемы въ колодцы и засыпаемы землею 1). По сказанію современниковъ,

<sup>1)</sup> Въ Ладыжинъ, но извъстію современника, козаки положили нъсколько тысячъ «связанныхъ іудеевъ на лугу, сначала предложили имъ принять христіанство и объщали пощаду, но іуден отвергли эги предложенія; тогда козаки сказали: такъ вы сами виноваты; мы перебьемъ васъ за то, что вы ругались надъ нашею върою. И потомъ всъхъ истребили, не щадя ни пола, ни возраста. Страшное избіеніе постигло іудеевь въ Полонномъ, гдъ такъ мчого ихъ переръзали, что кровь лилась потоками черезъ окна домовъ. Въ другомъ мъстъ козаки ръзали іудейскихъ младенцевь и

въ Украинт ихъ погибло тогда до ста тысячъ, не считая тъхъ, которые померли отъ голода и жажды въ лъсахъ, болотахъ, подземельяхъ, и потонули въ водъ во время безполезнато бъгства. "Вездъ по полямъ, по горамъ лежали тъла нашихъ братій, — говоритъ современный іудейскій раввинъ: — не быломы спасенія потому, что гонители ихъ были быстры, какъ орлы небесные". Только тъ спасли себя, которые, изъ страха за жизнь, приняли христіанство: такимъ русскіе прощали все прежнее и оставляли ихъ живыми съ ихъ имуществами; но перекресты скоро объявили себя снова іудеями, какъ только миновала опасность, и они могли выбраться изъ Украины.

Все польское, все шляхетское въ Южной Руси несколько времени поражено было какимъ-то безумнымъ страхомъ, незащищалось и бъжало. Паны, имъвшіе у себя вооруженныя команды, не въ силахъ были и не ръшались противостоять народному возстанію. Только одинь изъ пановъ не потеряль тогда присутствія духа: то быль Іеремія Вишневецкій, сынь-Михаила и молдавской княжны изъ дома Могилъ. Онъ родился въ православной въръ, но совращенъ былъ іезуитами въ. католичество и сдёлался жестокимъ ненавистникомъ и гонителемъ всего русскаго. При началъ возстанія, Вишневецкій жилъ въ Лубнахъ, на левой стороне Днепра, где у него, какъ и на правой, были общирныя владенія; онъ принужденъ быль со своею командою, состоявшею изъ шляхты, содержимой на его счеть, перейти на правый берегь и началь въсвоихъ имфніяхъ казнить мятежниковъ съ такимъ же звфрствомъ, какое выказывали ожесточенные хлопы надъ поляками и іудеями, выдумываль самыя затёйливыя казни, наслаждался муками, совершаемыми передъ его глазами, и приговаривалъ: "мучьте ихъ такъ, чтобы они чувствовали, что умираютъ!" Своимъ примфромъ увлекъ онъ за собою нфсколькихъ пановъ, и вмёсть съ ними, началь давать отпоръ народу, сражался нёсколько разъ съ многочисленнымъ отрядомъ русскихъ хлоповъ и козаковъ, бывшихъ подъ начальствомъ полковника. Кривоноса, но несмотря на всю свою горячность, не могъ сломить его и ужхаль въ Польшу. Хмельницкій считаль его своимъ первъйшимъ врагомъ, и жестокости, совершенныя Вишневецкимъ надъ русскимъ народомъ, ставилъ поводомъ къ разорванію начатыхъ переговоровъ.

передъ глазами ихъ родителей разсматривали внутренности заръзанныхъ, насмъхаясь надъ обычнымъ у евреевъ раздъленіемъ мяса на кошеръ (что можно ъсть) и трефъ (чего нельзя ъсть) и объ однихъ говорили: это кошеръ— вжьте! а о другихъ: это трефъ бросайте собакамъ!

Паны сенаторы, заправлявшіе дёлами во время безкоролевья, составили ополченіе изъ шляхты; начальства надъ этимъ ополченіемъ добивался себё Вишневецкій, но, вмёсто него, назначены были три полководца: князь Доминикъ Заславскій, Александръ Конецпольскій (сынъ недавно умершаго гетмана Станислава) и Остророгъ. Хмельницкій, пропустивши лёто, въ сентябрё отправился противъ нихъ.

Всего войска, выставленнаго противъ Хмельницкаго, было тридцать-шесть тысячъ. Польское шляхетство въ это время не отличалось воинственностью, проводило въ своихъ имъніяхъ спокойную и веседую жизнь, пользуясь изобиліемъ, которое доставляли ему труды порабощеннаго народа; въ войскъ выставленномъ противъ Хмельницкаго, большая часть была такихъ, которые только въ первый разъ выходили на войну. Привычка считать хлоповь полу-скотами побуждала поляковъ смотръть легкомысленно на войну. "Противъ такой сволочи --- говорили паны --- не стоить тратить пуль; мы ихъ плетьми разгонимъ по полю!" Другіе были до того самонадъянны, что призносили такую молитву: "Господи, не помогай ни намъ, ни имъ, а только смотри, какъ мы раздёлаемся съ этимъ негоднымъ мужичьемъ!" Польскій военный лагерь сдёлался сборнымъ мъстомъ, куда поляки ъхали не драться съ непріятелемъ, а повеселиться и пощеголять. Другь передъ другомъ они старались выказать ценность своихъ коней, богатство упряжа, красоту собственныхъ нарядовъ, позолоченные луки на съдлахъ, сабли съ серебряною насечкою, чепраки вышитые золотомъ, бархатные кунтуши подбитые дорогими мёхами, на шапкахъ кисти, усвянныя драгоцвиными камиями, сапоги съ серебряными и золотыми шпорами; но болже всего паны силились отличиться, одинъ передъ другимъ, роскошью стола и кухни. За ними въ лагерь везли огромные склады посуды, ъхали толпы слугъ; въ богато-украшенныхъ пансвихъ шатрахъ блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были серебряные; и было въ этомъ лагеръ, по замъчанію современниковъ, больше серебра, чвиъ свинцу. Привезли паны съ собою бочки съ венгерскимъ виномъ, старымъ медомъ, пивомъ, запасы варенья, конфектъ, разныхъ лакомствъ, везли за ними богатыя постели и ванны; однимъ словомъ, это былъ увеселительный съйздъ пановъ. Съ утра до вечера отправлялись пиры съ музыкою и танцы. Между тёмъ, многочисленная прислуга, прибывшая съ панами для служенія ихъ затіямъ, и наемные солдаты, которые, получивъ жалованье впередъ, истратили его, безчинствовали надъ окрестными жителями, грабили ихъ, и

жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже ихъ разоряють, чёмъ козаки, которыхъ поляки старались выставить непріятелями и разорителями народа.

20 сентября приблизился Хмельницкій къ этому роскошному польскому стану; маленькая ръчка Пилявка отдъляла козаковъ отъ поляковъ. Послъ незначительной схватки, русскіе пленники напугали поляковъ, что у Хмельницкаго шло огромное войско, и онъ съ часу на часъ дожидается хана съ ордою. Это произвело такой всеобщій и внезапный страхъ, что ночью всв побъжали изъ лагеря, покинувъ свое имущество на волю непріятеля. Утромъ рано Хмельницкій удариль на б'єгущихъ; тогда смятеніе усилилось, поляки кидали оружіе, важдый кричаль: стойте! а самъ бъжаль; повидали раненныхъ и плъпныхъ; иные погибли въ толив отъ давки. Победителямъ почти безъ выстрёла досталось сто двадцать-тысячь возовъ съ лошадьми; знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидскія ткани, рукомойники, постели, кушанья, сласти, все лежало въ безпорядкъ; винъ и водин было такъ много, что. при обывновенномъ употребленіи, стало бы ихъ для всего войска на месяцъ. Хлопы набросились на драгоценности, лакомства, вина — и это дало возможность убъжать полякамъ. Хмельницкій двинулся ко Львову, не сталь добывать этого города приступомъ, а только истребовалъ съ жителей окупъ въ двъсти тысячъ злотыхъ, для заплаты татарамъ, помогавшимъ козакамъ 1). 24 октября изъ-подъ Львова двинулся Хмельницкій къ Замостью, въ глубину уже настоящей Польши. Подъ Замостьемъ стояль онъ до половины ноября.

Въ Варшавѣ между тѣмъ происходило избраніе новаго короля. На этотъ разъ близость козаковъ не дозволила панамътянуть избраніе цѣлые мѣсяцы, какъ прежде случалось: потребность главы гусударства слишкомъ была очевидна. Хмельницкій съ своей стороны отправиль на сеймъ депутатовъ отъкозаковъ.

Было тогда три кандидата на польскій престоль: седмиградскій князь Ракочи и двое сыновей покойнаго короля Сигизмунда III, Карль и Янь-Казимирь. Седмиградскій князь быль устранень прежде всёхь; изь двухь братьевь королевичей взяла верхь партія Яна-Казимира; козацкіе депутаты

<sup>1)</sup> Городъ, который быль только-что передъ тёмъ порядочно обобрань нанами, бѣжавшими изъ-подъ Константинова, не могъ дать чистою монетою болье, какъ на шестнадцать тысячь злотихъ, а все остальное доплатилъ товарами и вещами по раскладкѣ между жителями; причемъ приходилось бѣдняку разставаться съ послѣднекъ дорогою вещицею, которую онъ берегъ про черный день.

стояли также за него; Оссолинскій склониль многихь на сторону Яна-Казимира, увёряя, что иначе Хмельницкій будеть воевать за этого королевича. Дёло между двумя братьями уладилось тёмь, что Карль добровольно отказался оть соискательства въ пользу брата. Янь-Казимирь быль избрань, не смотря на то, что быль прежде іезуитомъ п получиль отъ напы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкаго быть на сторонё этого государя— неизвёстно, какъ равнымъ образомъ трудно теперь опредёлить, въ какой степени участвовало желаніе Хмельницкаго въ этомъ избраніи. Тёмъ не менёе, Хмельницкій показываль большое довольство, когда услышаль о выборё Яна-Казимира. 19 ноября ему привезли отъ короля письмо съ приказаніемъ прекратить войну и ожидать королевскихъ коммиссаровъ. Хмельницкій тотчасъ потянулся отъ Замостья со всёмъ войскомъ назадъ въ Украину.

Хмельницкій въ последнее время действоваль противно всеобщему народному желанію. Возставшій народъ требоваль, чтобы онъ вель его на Польшу. Хмельницкій уже изъ-подъ Львова думаль было воротиться и только уступая народному крику ходиль къ Замостью. Хмельницкій могь идти прямо на Варшаву, навести страхъ на всю Ръчь-Посполитую, заставить пановъ согласиться на самыя крайнія уступки; онъ могъ бы совершить коренной перевороть въ Польшв, разрушить въ ней аристократическій порядокъ, положить начало новому порядку, какъ государственному, такъ и общественному. Но Хмельницкій на это не отважился. Онъ не быль ни рождень, ни подготовленъ къ такому великому нодвигу. Начавши возстаніе въ крайности, спасая собственную жизнь и отомщая за свое достояніе, онъ, какъ самъ потомъ сознавался, очутился на такой высотъ, о которой не мечталь, и потому не въ состоянін быль вести дело такъ, какъ указывала ему судьба. Эпоха Хмельницкаго въ этомъ отношения представляетъ одинъ изъ тъхъ случаевъ въ исторіи, когда народная масса по инстинкту видить, что следуеть въ данное время делать, но ея вожаки не въ состояніи облечь въ дёло того, что народъ чувствуеть, чего народь требуеть. Хмельницкій быль сынь своего въка, усвоиль польскія понятія, польскія общественныя вычки, и онв-то въ немъ сказались въ ръшительную минуту. Хмельницкій началь діло превосходно, но не повель его въпору далве, какъ нужно было. На первыхъ порахъ совершилъ онь историческую ошибку, за которою послёдоваль рядь другихъ, и такимъ образомъ, возстаніе Южной Руси пошло подругому пути, а не по тому, куда вели его вначалв обстоятельства. Увидимъ, какъ Хмельницкій сталь въ разрѣзъ съ народомъ и въ отношеніи общественнаго идеала, созданнаго народною жизнью въ его время.

Хмельницкій, возвратившись изъ-подъ Замостья, прибыль прежде всего въ Кіевъ. При звонѣ колоколовъ и громѣ пушекъ онъ въѣхалъ въ полуразрушенныя Ярославовы Золотыя ворота и у стѣнъ св. Софіи былъ привѣтствуемъ митрополитомъ Сильвестромъ Коссовымъ, духовенствомъ и кіевскими гражданами. Бурсаки пѣли ему русскія и латинскія пѣсни, величали его спасителемъ народа, русскимъ Моисеемъ. Здѣсь дожидалъ его дорогой гость, Паисій, іерусалимскій патріархъ, ѣхавшій въ Москву. Онъ отъ лица православнаго міра на Востовѣ приносилъ Хмельницкому поздравленіе съ побѣдами, далъ ему отпущеніе грѣховъ, возбуждалъ на новую войну противъ латинства. Гетманъ былъ въ это время почему-то грустенъ. Въ его характерѣ начало проявляться что-то странное: онъ то постился и молился, то предавался пьяному разгулу и пѣлъ думы своего сочиненія; то былъ ласковъ и равенъ въ обращеніи со всѣми, то вдругъ дѣлался суровъ и надмененъ; то молился Богу, то совѣтовался съ чаровницами.

Изъ Кіева онъ убхалъ въ Переяславль и тамъ женился. Женою его, какъ говорятъ, сдблалась Чаплинская; о прежнемъ мужф ея разнорфатъ источники: по однимъ онъ былъ еще живъ, по другимъ убитъ. Прибавляютъ къ этому, что Чаплинская была Хмельницкому кума, и что натріархъ Паисій разрышлъ ему такой недозволенный бракъ. Но есть также извъстіе одного изъ современниковъ, что подлинно неизвъстно: дъйствительно ли эта Чаплинская была жена того, который отнялъ у Хмельницкаго Субботово или другая, сходная съ нею по фамиліи?

Въ Переяславлъ съъхались въ Хмельницкому послы сосъднихъ государствъ, искавшихъ своихъ выгодъ въ связи съ начинавшимся могуществомъ козаковъ. Изъ Турціи прибылъ посолъ отъ визиря, управлявшаго государствомъ за малолътствомъ султана, и предлагалъ Хмельницкому союзъ противъ Польши. Тогда заключенъ былъ договоръ, по которому козакамъ предоставлялось свободное плаваніе по Черному морю и Архипелагу съ правомъ безпошлинной торговли на сто лътъ. Козаки обязывались не нападать на турецкіе города и защищать ихъ. Седмиградскій князь Юрій Ракочи предлагалъ Хмельницкому вступить въ союзъ и двинуться вмъстъ на Польшу, чтобы доставить корону Юрію; за это Юрій объщалъ во всъхъ польскихъ областяхъ свободу православной въры, а самому Хмельницкому—удъльное государство въ Украинъ съ Кіевомъ. Приникому—удъльное государство въ Украинъ съ Кіевомъ. При-

слали въ Хмельницкому пословъ господари, молдавскій и валашскій, также съ предложеніемъ дружбы. Хмельницкій, узнавши, что у молдавскаго господаря есть дочь, просилъ руки ея для своего сына. Прибылъ посланникъ царя Алексъя Михайловича, Унковскій, привезъ но обычаю въ подарокъ мѣха и ласковое слово отъ царя; но царь уклонялся отъ разрыва съ Польшею и желалъ успъха козакамъ только въ томъ случав, когда поводомъ къ возстанію у нихъ дъйствительно была одна только въра. Наконецъ, въ февралъ прибыли въ Переяславль объщанные отъ новаго короля коммиссары: сенаторъ Адамъ Кисель, его племянникъ, новгородъ-съверскій хорунжій Кисель, Захарій князь Четвертинскій и Андрей Мястковскій съ ихъ свитою. Послъдній оставилъ очень любопытное описаніе свиданія съ Хмельницкимъ.

Коммиссары привезли Хмельницкому отъ короля грамоту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и красное знамя съ изображениемъ бѣлаго орла. Хмельницкій назначилъ имъ аудіенцію на площади, собралъ козацкую раду; заѣсь-то высказался народный взглядъ, не хотѣвшій никакихъ сдѣлокъ, стремившійся къ рѣшительному разрѣшенію вопроса между Русью и Польшею.

"Зачѣмъ вы, ляхи, принесли намъ эти дѣтскія игрушки?—

"Зачёмъ вы, ляхи, принесли намъ эти дётскія игрушки?— закричала толпа: — вы хотите насъ подманить, чтобы мы, скинувши панское ярмо, опять его надёли! Пусть пропадуть ваши льстивые дары! Не словами, а саблями расправимся. Владёйте себё своею Польшею, а Украина пускай намъ, козакамъ, остается".

Хмельницкій съ сердцемъ останавливаль народный говорь; но потомъ за об'ёдомъ, въ разговорахъ съ Адамомъ Киселемъ и его товарищами, подпивши, выразилъ такія же задушевныя чувства:

"Что толковать, — говориль онъ, — ничего не будеть изъ вашей коммиссіи. Война должна начаться недёли черезь двё
или четыре. Переверну я васъ, ляховъ, вверхъ ногами, а потомъ отдамъ васъ въ неволю турецкому царю. Пусть бы король быль королемъ: чтобъ король казниль шляхту, и дуковъ,
и князей вашихъ. Учинить преступленіе князь, отруби ему
голову; а учинить преступленіе козакъ — и ему тоже сдёлай.
Воть будетъ правда! Я хоть себѣ небольшой человѣчекъ, да
воть Богъ мнѣ такъ далъ, что я теперь единовластный самодержецъ русскій! Если король не хочетъ быть вольнымъ королемъ, ну какъ ему угодно":

Адамъ Кисель истощалъ предъ козацкимъ вождемъ все свое красноръчіе, объщалъ увеличеніе козацкаго войска до

пятнадцати и даже до двадцати тысячь, надъленіе его новыми землями, даваль позволеніе козакамь идти на невърныхь; но Хмельницкій на все это сказаль ему:

ныхъ; но Хмельницкій на все это сказаль ему:

"Напрасныя рѣчи! Было бы прежде со мною объ этомъ говорить; теперь я уже сдѣлалъ то, о чемъ не думалъ. Сдѣлаю то, что замыслилъ. Выбью изъ лядской неволи весь русскій народъ! Прежде я воеваль за свою собственную обиду; теперь буду воевать за православную вѣру. Весь черный народъ поможетъ мнѣ по Люблинъ и по Краковъ, а я отъ него не отступлю. У меня будетъ двѣсти тысячъ, триста тысячъ войска. Орда уже стоитъ на-готовѣ. Не пойду войною за-границу; не подыму сабли на турокъ и татаръ; будетъ съ меня Украины, Подоли, Волыни; довольно достаточно нашего русскаго княжества по Холмъ, Львовъ, Галичъ. Стану надъ Вислою и скажу тамошнимъ ляхамъ: "Сидите, ляхи! молчите, ляхи! Всѣхъ тузовъ вашихъ, князей туда загоню, а станутъ за Вислою кричать—я ихъ и тамъ найду! Не останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украинѣ; а кто изъ васъ съ нами хочетъ хлѣбъ ѣсть, тотъ пусть Войску Запорожскому будетъ послушенъ и неи брыкаетъ на короля".

Слушая эту рѣчь, паны, какъ сами потомъ говорили, подеревенвли отъ страха.

Окружавшіе Хмельницкаго полковники при этомъ говорили: "Уже прошли тѣ времена, когда ляхи были намъ страшны; мы подъ Пилявцами испытали, что это уже не тѣ ляхи, что прежде бывали. Это уже не Жолкѣвскіе, не Ходкѣвичи, это какіе-то Тхоржевскіе, да Заенчковскіе (Хорьковскіе — отъ хорька—tchórz и Зайцовскіе отъ зайца—zając), дѣти, нарядившіеся въ желѣзо! Померли отъ страху, какъ только насъ увидѣли".

Однако, по усиленной просьбѣ польскихъ коммиссаровъ, Хмельницкій подалъ Адаму Киселю условія мира въ такомъ смыслѣ: во всей Руси уничтожить память и слѣдъ уніи; уніатскимъ церквамъ не быть вовсе, а римскимъ костеламъ оставаться только до времени; кіевскому митрополиту дать первое мѣсто въ сенатѣ послѣ примаса польскаго; всѣ чины и должности въ Руси должны быть замѣщены православными; козацкій гетманъ долженъ зависѣть только отъ одного короля; жидамъ не дозволять жительствовать въ Украинѣ. Наконецъ, въ условія было включено, чтобы Іеремія Вишневецкій не получалъ начальства надъ польскимъ войскомъ.

Коммиссары отказались подписать эти условія, въ сущности довольно ум'вренныя, и увхали. Предложенія Хмельницкаго возбудили негодованіе въ польскомъ сенатѣ. Въ тѣ времена поляки, по фанатизму, ни за что не рѣшались на уничтоженіе уніи. Кромѣ того, требованія Хмельницкаго угрожали панамъ въ будущемъ лишеніемъ ихъ имѣній и владѣльческихъ правъ на Руси.

Поляки выставили войско подъ начальствомъ трехъ предводителей: Лянскоронскаго, Фирлея и Іереміп Вишневецкаго. Сверхъ того, королю дали право на собраніе посполитаго рушенья, т.-е., всеобщаго ополченія шляхты: мѣра эта предпринималась только тогда, когда отечеству угрожала крайняя опасность.

Въ Украивъ происходилъ сборъ целаго народа на войну. Пуствли хутора, села, города. Поселянинъ бросалъ свой плугъ, надъясь пожить на счеть пановъ, на которыхъ прежде работаль; ремесленники повидали свои мастерскія, купцы свои лавки; сапожники, портные, плотники, винокуры, пивовары, могильники (копатели сторожевыхъ кургановъ), банники-бъжали въ козаки. Въ тъхъ городахъ, гдъ было магдебургское право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канцеляристы побросали свои урады и пошли въ козаки, обривши себъ бороды (по обычаю того времени военные брили себъ бороды). "Такъ-то, — замъчаетъ современникъ, — дъяволъ учинилъ себъ смъхъ изъ почтенныхъ людей". Презръніе и насмъшки ожидали людей, не участвовавшихъ въ возстаніи; только калъки. старики, женщины и дети оставались дома, да и то по большей части больной человькъ или бездвтный старикъ, стыдясь оставаться безучастнымъ въ дёлё освобожденія отечества, ставиль за себя наемщика. Хмельницкій раздёляль ихъ на полки, которыхъ тогда составилось двинадцать на правой сторони Дивпра 1) и двинадцать на ливой 2). Но не все войско было

<sup>1)</sup> Чигиринскій, черкасскій, корсунскій, лысянскій, білоперковскій, паволоцкій, уманскій, калицкій, каневскій, животовскій (иначе брацлавскій), полісенскій и могилевскій. Пространство, занимаемое этими полками, составляло ныпішнія губернін: кіевскую, волынскую по р. Горынь, подольскую, часть Червоной Руси и часть минской губернін. Каменець, твердая, неприступная крізпость, оставался еще въ рукахъ поляковь.

<sup>2)</sup> Переяславскій, нажинскій, черниговскій, прилуцкій, нчанскій, лубенскій, прилуцкій, нчанскій, лубенскій, применення, полтавскій и занковскій. Они занимали нынашнія полтавскую и черниговскую губерній и часть могилевской по Гомель.

Подки раздёлнямсь на сотни: сотня заключала въ себё седа и города, и носила названіе по имени какого-нибудь значительнаго мёстечка. Иная сотня заключала въ себё до тысячи человёкъ; сотня дёлилась на курени. Верховное мёсто управленія называлось войсковою канцеляріею; тамъ, вмёстё съ гетманомъ, засёдала генеральная или войсковая старшина: обозный (начальникъ артиллеріи и лагерной постройки), аса-улъ, инсарь, судья и хоружій (глявный знаменоносецъ). Въ каждомъ полку была полковая канцелярія и полковая старшина: нолковникъ, обозный, инсарь, судья и хо-

съ Хмельницкимъ; онъ отправилъ часть его въ Литву возмущать бёлорусскихъ хлоцовъ.

Хмельницкій выступиль изъ Чигирина въ мав и шель медленно, ожидая врымскаго хана. Исламъ-Гирей соединился съ нимъ въ іюнв на Черномъ-шляху. Въ его ополченіи были врымскіе горцы, отличные стрвлки изъ лука, степные ногаи въ вывороченныхъ шерстью вверхъ тулупахъ, питавшіеся кониною, согрвтою подъ свдломъ; буджацкіе татары, сносившіе съ удивительнымъ терпвніемъ жаръ и холодъ, изумлявшіе своимъ знаніемъ безпримътной степи, способные, какъ говорили о нихъ, подолгу оставаться въ водв; были съ ханомъ черкесы съ бритыми головами и длинными чубами. Явились по зову Хмельницкаго удальцы съ Дона Никто не просилъ жалованья впередъ; каждый безъ торга шелъ на войну, надвясь разгромить богатую Рвчь-Посполитую.

Хмельницкій со своимъ полчищемъ осадилъ польское войско подъ Збаражемъ 30 іюня (10 іюля новаго стиля), и держаль его въ осадв, надвясь принудить къ сдачв голодомъ и безирестанною пальбою. Поляки заготовили себв такъ мало запасовъ, что черезъ нъсколько недвль у нихъ сдвлался голодъ. Роскошные паны принуждены были питаться конскимъ мясомъ; простые жолнъры пожирали кошекъ, мышей, собакъ, а когда этихъ животныхъ не хватало, то срывали кожу съ возовъ и обуви и вли, разваривая въ водв. Много умирало ихъ; козаки нарочно бросали въ воду трупы, чтобы испортить ее. Поляки доходили до такого положенія, въ какомъ были ихъ отцы въ Москвъ. Русскіе хлоны насмѣхались надъ ними и кричали:

"Скоро ли вы, господа, будете оброкъ собирать съ насъ? Вотъ уже цёлый годъ, какъ мы вамъ ничего не платимъ; а можетъ быть, вздумаете заказать намъ какую-нибудь барщину?.. Сдавайтесь-ка лучше! а то напрасно кунтуши свои испачкали, лазаючи по шанцамъ! Вёдь это все наше, да и сами вы попадете въ добычу голоднымъ татарамъ! Вотъ что надёлали вамъ очковые, да панщины, да пересуды, да сухомельщины! Хороша вамъ была тогда музыка, а теперь такъ славно вамъ дудку заиграли козаки!"

Нѣсколько разъ уже распространялось между жолнѣрами намѣреніе разбѣжаться, хога это значило идти всѣмъ на явную

ружій. Вь сотив быта сотенная канцелярія и сотенная старшина. Куренями начальствовали атаманы. Чинояники избирались на радахь и утверждались гетманами. Этоть порядокь въ сущности издавна велся въ козацкомъ войскв, но на этотъ разъ распросгранился на цізний народъ, такъ что слово "козакъ" перенеслось па всю массу возставшаго южно-русскаго населенія.

смерть, потому что хлопы не оставили бы въ живыхъ никого; — но весь обозъ удерживалъ тогда воинственный князь Іеремія Вишневецкій. По его совъту, одинъ шляхтичъ, по имени Стомпковскій, причесавшись по-мужицки, взялъ съ собою письмо къ королю; ночью онъ перельзъ окопы, бросился въ прудъ, примыкавшій съ одной стороны къ польскому обозу, переплылъ прудъ, проползъ среди спящихъ непріятелей, къ свъту пробрался до болотистаго мъста, гдъ просидълъ цълый день; слъдующую ночь опять ползъ среди спящихъ непріятелей, при мальйшемъ шумъ припадая къ землъ и затаивая дыханіе, какъ дълаютъ охотники за медвъдемъ. Минувши непріятельскій станъ, онъ пустился бъжать, выдавая себя за русскаго хлопа, потомъ взялъ почтовыхъ лошадей и прискакалъ въ мъстечко Топоровъ, гдъ засталъ Яна-Казимира.

Король, получивши отъ папы благословеніе, освященное знамя и мечь, выбхаль изъ столицы и слёдоваль медленно, ожидая прибытія изъ разныхъ воеводствъ ополченій посполитаго рушенія. У него было регулярнаго войска тысячъ двадцать (а можетъ быть, нёсколько болёе). Посполитое рушенье безпрестанно прибывало по частямъ. Получивши письмо отъ осажденныхъ и разспросивши Стомпковскаго о положеніи войска, король двинулся на выручку осажденнымъ; но путь его былъ труденъ по причинё дождей, испортившихъ дороги. Поляки потомъ жаловались, что никакъ не могли добыть точныхъ свёдёній о непріятелё: "эта Русь, — всё на-голо мятежники, — говорили они: — хоть жги ихъ, а они правды не скажутъ! "Хмельницкій, напротивъ, зналъ о всёхъ движеніяхъ своего непріятеля. Русскіе хлопы, привозившіе припасы въ королевское войско, отправлялись послё того къ своимъ братьямъ козакамъ разсказывать о положеніи непріятельскаго войска. Много слугъ перебёжало отъ своихъ пановъ къ козакамъ.

Король прибыль, наконець, къ мѣстечку Зборову, уже недалеко отъ Збаража. Зборовскіе мѣщане тотчасъ же дали знать Хмельницкому о королевскомъ приходѣ и обѣщали помогать сму. Оставивши пѣшее войско подъ Збаражемъ, Хмельницкій взяль съ собою конницу и, въ сопровожденіи кримскаго хана и татаръ, отправился къ Зборову.

сваго хана и татаръ, отправился къ Зборову.

Въ воскресенье, 5 августа (15 нов. ст.), поляки стали переправляться черезъ ръку Стрину. День быль пасмурный и дождливый. Козаки изъ лъсу видъли, что дълается у непріятеля. Когда половина посполитаго рушенія успъла переправиться, а другая оставалась на противоположномъ берегу и шляхтичи, не ожидая нападенія, расположились объдать, —

козаки и татары ударили на нихъ и истребили всёхъ до послёдняго изъ бывшихъ на одной сторонё рёки. Вслёдъ затёмъ началось сраженіе на противоположномъ берегу. Король выказалъ большую дёятельность и подвергалъ себя опасности; но въ сумерки поляки сбились въ свой обозъ, и непріятель окружиль ихъ со всёхъ сторонъ.

Ночью паны хотёли было какимъ-нибудь способомъ вывести короля тайно изъ обоза, но Янъ-Казимиръ отвергнулъ это постыдное предложение. По совёту канплера Оссолинскаго, король написалъ крымскому хану письмо, предлагая ему дружбу, съ тёмъ, чтобы отвлечь его отъ Хмельницкаго.

Съ солнечнымъ восходомъ битва возобновилась. Козаки ударили на польскій лагерь съ двухъ сторонъ. Сраженіе было кровопролитное. Козаки ворвались въ польскій станъ и достигали было уже до короля. Вдругъ все измѣнилось. Изъ козацъкаго стана раздался крикъ: "згода". Побѣдители отступили. Нужно было, однако, еще много времени, чтобы унять разсвирѣпѣвшихъ воиновъ.

Вследь затемь явился въ польскій обозъ татаринъ съ письмомъ отъ крымскаго государя. Исламъ-Гирей желалъ польскому королю счастья и здоровья, изъявляль огорчение за то, что король не извёстиль его о своемь вступленіи на престоль, и выразился такъ: "ты мое царство ни во что поставилъ и меня человъкомъ не счелъ; поэтому мы пришли зимовать въ твои улусы, и по волъ Господа Бога останемся у тебя въ гостяхъ. Если угодно тебъ потолковать съ нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего". Прислаль королю письмо и Хмельницкій, увёряль, что онь вовсе не мятежникь, и только прибъгнулъ въ великому хану крымскому, чтобы возвратить себъ милость короля. "Вашему величеству, --писалъ Хмельницвій, угодно было назначить вмісто меня гетманомъ козацкимъ пана Забусскаго; извольте прислать его въ войско; я тотчась отдамь ему булаву и знамя. Я съ войскомъ запорожскимъ, при избраніи вашемъ, желалъ и теперь желаю, чтобы вы были болже могущественнымъ королемъ, чжмъ былъ блаженной памяти брать вашъ".

Трудно рѣшить, что было причиной этого внезапнаго прекращенія сраженія. Украинскій лѣтописецъ того времени говорить, что Хмельницкій не хотѣль отдавать христіанскаго государя въ бусурманскую неволю; поляки приписывають это дѣло главнымъ образомъ хану.

Прежде заключень быль договорь съ ханомь. По этому договору польскій король обязался платить крымскому хану

90,000 злотыхъ ежегодно, и сверхъ того дать 200,000 злотыхъ единовременно. Татары называли это данью; поляки оскорблялись и говорили, что это "не дань, а подарокъ". Татары отвъчали: "все равно, какъ ни называйте, данью или даромъ, лишь бы деньги были".

Затьмъ быль заключенъ договоръ съ козаками. Войска козацкаго положено быть 40,000, съ правомъ записывать ихъ изъ королевскихъ и шляхетскихъ имъній на пространствъ, занимаемомъ кіевскимъ, брацлавскимъ и черниговскимъ воеводствачи (нынъшними губерніями: кіевскою, полтавскою, черниговскою и частью подольской). Въ чертъ, гдъ будутъ жить козаки, не позволяется квартировать коронному войску и проживать іудеямъ: всъ должности и чины въ означенныхъ воеводствахъ будутъ даваться только православнымъ; іезуитамъ не дозволяется жить въ Кіевъ и другихъ мъстахъ, гдъ будутъ русскія школы; кіевскій митрополитъ будетъ засъдать въ сенатъ; а относительно уничтоженія унів какъ въ Королевствъ Польскомъ, такъ и въ Великомъ Княжествъ Литовскомъ, будетъ сдълано сеймовое постановленіе. Объщана всъмъ полная амнистія за все прошлое.

Послѣ заключенія договора, Хмельницкій 10 августа (20 н. с.) быль допущень къ королю (взявши, однако, заложниковъ на то время, когда отправится въ польскій лагерь). Онъ держаль себя съ достоинствомъ, говорилъ хотя почтительно, но смѣло, изложилъ въ краткомъ видѣ насилія и оскорбленія, которыя были дѣлаемы польскими нанами и довели нородъ до возстанія. "Терпѣніе наше потерялось,—выразился Хмельницкій:—мы принуждены были призвать чужеземцевъ противъ шляхетства. Нельзя осуждать насъ за то, что мы защищали нашу жизнь и наше достояніе! И скотъ бодается, если его мучатъ!"

Литовскій подканцлеръ Сапѣга, отъ имени короля, тутъ же присутствовавщаго, объявиль ему забвеніе всего прошлаго.

Мирный договоръ избавиль остатокъ войска, погибавшаго отъ голода подъ Збаражемъ. Вслъдъ затъмъ дано было приказаніе прекратить войну и въ Бълоруссіи. Возстаніе принило было въ этой странъ уже значительный размъръ, когда туда явились съ козаками два предводителя: Подобайло и Кречовскій. Они успъли поднять нъсколько десятковъ тысячъ хлоновъ, но польскій литовскій гетманъ Радзивиллъ, послъ упорнаго съ ихъ стороны сопротивленія, уничтожилъ ихъ скопище близъ Ръчицы. Раненый Кречовскій попался въ плънъ и, чтобы недоставаться на поруганіе побъдителю, разбилъ себъ голову о возъ, на которомъ его везли взявшіе въ плънъ непріятели.

Первое время послѣ заключенія мира было временемъ всеобщаго восторга, эпохою небывалой народной славы. Скоро
осмотрѣлись русскіе, опомнились отъ упоенія побѣды; настали
для нихъ опять скорби, заботы и бѣды. Весь прошлый годъ
поселяне не пахали полей, находясь въ рядахъ козацкаго войска; много набрали они добычи, но все это продавалось дешево московскимъ и турецкимъ купцамъ; хлѣбъ поднялся въ
цѣнѣ; тяжело стало бѣднымъ. Но то было начало скорбей:—
только цвѣтики, какъ говорится. Оказалось, что Хмельницкій
не такъ-то благодѣтельно для народа устроилъ его дѣло, и
что Зборовскій договоръ, по своему содержанію, представлялъ
рѣшительную невозможность, какъ для русскихъ, такъ и для
поляковъ, соблюдать его; обѣ стороны должны были его нарушить.

По силъ Зборовскаго договора, митрополитъ Сильвестръ Коссовъ явился въ Варшаву занять свое почетное мъсто въ сенать. Но римско-католические духовные подняли роцоть и объявили, что они сами оставять сенать, если рядомъ съ ними будеть допущень схизматикь, врагь апостольской столицы. Митрополить должень быль удалиться. Еще менве возможно было уничтожение уніи. Король 12 января даль грамоту, утверждающую права православной церкви и неприкосновенность церковныхъ и монастырскихъ имфній; вфдомству кіевскаго митрополита возвращались епархіи: дуцкая, холмская и витебская, соединенная съ мстиславскою. Дозволялось возобновлять православныя церкви; предоставлялись надзору русскаго духовенства школы. типографіи и цензура духовныхъ книгъ. Эта грамота короля Яна-Казимира мало могла имъть силы, какъ и тъ, которыми надъляль православную церковь король Владиславъ. Пока существовала унія, православная церковь не могла быть свободною.

Права, предоставленныя русскому народу Зборовскимъ договоромъ, не могли удовлетворить народа. Можно сказать, что договоръ этотъ былъ бы умъстенъ, если бы заключенъ былъ лътъ двадцать назадъ; но условія, въ которыя поставила русскій народъ сцена недавнихъ бурныхъ событій, не соотвътвовали статьямъ этого договора. Сообразно Зборовскому договору, Хмельницкій занялся составленіемъ реестра козацкаго войска; нужно было записать въ него сорокъ тысячъ козаковъ. Хмельницкій записалъ туда нъсколькими тысячами болье, чъмъ слъдовало. Каждый козакъ поступалъ въ козачество съ своею семьею. Гетманъ набиралъ козаковъ преимущественно изъ имъній Вишневецкаго и Конецпольскаго. Вмъстъ съ козакомъ отходилъ отъ пана и земельный участокъ, занимаемый

и обработываемый козакомъ. Хмельницкій отбираль у пановъ цёлыя волости подъ предлогомъ, что паны захватили коронныя владёнія, и отдаваль ихъ генеральной старшинё и полковымъ чиновникамъ. Такимъ образомъ, на будущее время образовался классъ ранговыхъ помъстій, такихъ, которыми владёли козацкіе чиновники, пока носили свой чинъ. Для гетманскаго чина—на булаву, какъ говорилось,—отдано было королемъ чигиринское староство. Кромъ него, Хмельницкій захватилъ въ свою пользу богатое мъстечко Мліевъ, доставлявшее бывшему своему владёльцу Конециольскому до двухсотъ тысячъ талеровъ дохода. Каждый козакъ былъ самостоятельный владёлецъ своего участка, обязанъ былъ за то нести военную службу и былъ освобожденъ отъ всякихъ другихъ тягостей и ноборовъ. Козаки раздёлены были по полкамъ: всёхъ полковъ въ 1650 г. было устроено шестнадцать 1), к

<sup>1) 1)</sup> Брацлавскій, подъ начальствомъ Данила Нечая, въ нинвшнихъ увздахъ: могилевскомъ, ямпольскомъ, зпачительной части виннициаго и брацлавскаго убздовъ. Въ немъ заключалась двадцать одна сотня. 2) Уманскій, подъ начальствомъ Іосифа Глука, въ импешнемъ уведе уманскомъ, въ восточной части гайсинскаго и диновецкаго и западной части звенигородскаго. Эта земля носила название Уманщины. Въ немъ было тринадцать сотенъ. Умань быль его полковой городъ. 3) Кальницкій, подъ начальствомъ Ивана Оедоренка, въ нынашнемъ увада липовецкомъ, въ свверной части брацлавскаго, въ съверо-восточной виннициаго, въ западной части таращанскаго и въ южной половини макновского. Всёхъ сотенъ было въ немъ восемнадцать. 4) Чигиринскій, подъ пачальствомъ Өедора Якубовича-Вешняка, въ нынешнихъ уёздахъ: чигиринскомъ, звенигородскомъ и въ западной части кременчугского. Въ немъ было восемнадцать сотенъ. 5) Корсунскій, подъ начальствомъ Лукьяна Мозиры, въ нып'вшнихъ увздахъ таращанскомъ и начевскомъ. Его главнымъ городомъ былъ Корсунь, возобновленный отъ пожара. Въ этомъ полку было девягнадцать сотенъ. 6) Черкасскій, подъ начальствомъ Яська Воронченка, въ имившнемъ черкасскомъ увздв и въ западной части золотоношскаго. Въ немъ было девятнадцать сотенъ съ полковымъ городомъ Черкаси. 7) Каневскій, подъ начальствомъ Семена Савича, занималь правый берегь Дивпра, увздъ каневскій и южную часть кіевскаго, съ полковымъ городомъ Каневомъ; въ немъ было пятнадцать сотенъ. 8) Кіевскій, подъ начальствомъ Антона Ждановича, занималь большую часть кіевскаго увзда, восточную часть васильковскаго, радомысльскій, овручскій удздь и западную часть остерскаго. Его полковымъ городомъ былъ Кіевъ. Всёхъ сотенъ было семнадцать. 9) Вёлоцерковскій подъ начальствомъ Михайла Громыки, въ увздахъ: сквирскомъ, въ западной части васильковскаго и въ съверной таращанскаго. Мъстечко Бълая-Церковь было его полковымъ городомъ. 10) Кропивинскій, нодъ начальствомъ Филона Джеджалыка, занималь земли въ восточной части золотоношскаго утвада, въ западной части лубенскаго, въ восточной части пирятинскаго. Полковой его городъ быль Кропивна. Всехъ сотенъ было въ немъ одиннадцать. 11) Переясланскій, подъ начальствомъ Өедора Лободы, на лівой стороні вдоль Днівора, ил нынішних уйздахь: переяславскомь, остерскомь и южной половинъ козелецкаго. Всъх сотенъ било восемнадцать: полковой городъ быль Переяславль. 12) Прилуцкій, подъ начальствомъ Тимовея Носача, въ ныпівшнемъ прилуцкомъ увздв, захвативаль небольшую часть пожинскаго. Въ немъ было девятнадцать сотевъ. 13) Миргородскій, подъ начальствомъ Матвея Гладкаго, въ нынёш-

каждый полкъ означаль край съ полковымъ городомъ и сотенными городами и селами. Въ городахъ (Брацлавѣ, Винницѣ, Черкасахъ, Васильковѣ, Овручѣ, Кіевѣ, Переяславлѣ, Острѣ, Нѣжинѣ, Мглинѣ, Черниговѣ, Почепѣ, Ковельцѣ, Новгородъ-Сѣверскѣ, Стародубѣ) оставлено было прежнее магдебургское право для мѣщанъ, съ общинымъ самоуправленіемъ и самосудомъ, съ раздѣленіемъ ремесленниковъ по ихъ занятіямъ па цехи, съ предоставленіемъ цехамъ права имѣть свои гербы и печати.

Все остальное народонаселеніе, подъ именемъ "поспольства", должно было поступать снова подъ власть пановъ. Въ этомъ была вопіющая несправедливость. Все народонаселеніе было призвано къ борьбѣ за общую свободу; всѣ равно участвовали въ этой борьбъ; а теперь оказалось, что они боролись и проливали кровь только для какихъ-нибудь сорока тысячь избранныхъ, сами же должны были поступать въ прежнюю неволю. По окончаніи реестрованія, Хмельницкій дозволяль владельцамь возвращаться въ свои именія, и приказываль всёмь, не вошедшимь въ реестрь, повиноваться господамь подъ опасеніемь смертной казни. Вмёсте съ этимь и король издаль универсаль ко всёмь жителямь Украины, въ которомъ извъщалъ, что, въ случаъ бунтовъ хлоповъ противъ владельцевъ, коронное войско вмёстё съ запорожскимъ будеть укрощать ихъ. Какъ только объ этомъ услышалъ народъ, вспыхнуло всеобщее волнение. "Какъ! кричалъ народъ: -- гдъ объщание гетмана? Развъ мы не всъ были козаками!" Владельцы, едва вступивши въ свои владенія, должны были снова бъжать изъ нихъ, а инымъ пришлось поплатиться жизнью. Бъглецы столпились въ Кіевъ, подъ покровительство Адама Киселя, сделаннаго віевскимъ воеводою, и чуть не пропадали съ голода, достигшаго ужасающихъ размёровъ. Богатые паны стали прібзжать въ свои имёнія съ командами, отыскивать зачинщиковъ прежняго мятежа и казнить ихъ. Гдв только паны чувствовали силу, тамъ поступали жестоко съ непокор-

Въ нинѣшней же черниговской губерніи, въ увздахъ: стародубскомъ, мглинскомъ, городнецкомъ, новгородъ-свверскомъ, глуховскомъ, суражскомъ, козаковъ тогда не было. Эта часть южно-русской зеили обращена въ козачество уже послѣ Хмельницкаго.

нихъ увздахъ: миргородскомъ, восточной части лубенскаго, въ лохвицкомъ, роменскомъ, хорольскомъ. Въ немъ было шестнадцать сотенъ. 14) Полтавскій, подъ начальствомъ Мартына Пушкаренка, въ нынѣшнихъ увздахъ: полтавскомъ, гадячскомъ, зеньковскомъ и кобыляцкомъ. Въ немъ считалось семнадцать сотенъ. 15) Нѣжинскій, подъ начальствомъ Прокопа Шумейки, вънынѣшнихъ увздахъ: нѣжинскомъ и козелецкомъ. Всёхъ сотенъ было въ немъ девять. 16) Черниговскій, подъ начальствомъ Мартына Небабы, въ увздахъ: черниговскомъ, борзенскомъ, сосницкомъ, конотопскомъ. Сотенъ было шесть.

ными жлопами: отрѣзывали имъ уши, вырывали ноздри, выкалывали глаза и т. п. Хмельницкій, по жалобѣ владѣльцевъ, вѣшалъ, сажалъ на колъ непослушныхъ. Хлопы, съ своей стороны, гдѣ только было возможно, жгли панскія усадьбы, убивали и мучили владѣльцевъ. Жители береговъ Буга и Днѣстра отличались передъ всѣми буйствомъ и отвагою 1).

Сами реестровые козаки не довольны были исключительностью своихъ привилегій. Когда Хмельницкій, въ первыхъ
числахъ марта 1650 г., собралъ въ Переяславлѣ козаковъ
на генеральную раду для утвержденія реестра, то, по собственнымъ его словамъ, претерпѣвалъ большія затрудненія.
Нослѣ этой рады, Хмельницкій отправился въ Кіевъ для

совъта съ Киселемъ, и готовился у него объдать въ замкъ, какъ вдругъ вооруженная толпа поспольства бросилась съ яростными криками на замокъ и кричала, что пора расправиться съ Киселемъ. Хмельницкій безстрашно вышель къ народу, клялся, что за Киселемъ нътъ никакой измъны, и объщаль не пускать пановъ въ ихъ имънія. Толпа на этотъ разъ послушалась, но Хмельницкій послів того говориль Киселю такъ: "Паны поддели меня; по ихъ просъбъ я согласился на такой договоръ, какого не могу исполнить ника-кимъ образомъ. Сами посудите: сорокъ тысячъ козаковъ,—а съ остальнымъ народомъ что я буду дълать? Они меня убыють, а на поляковъ все-таки подымутся". Уступая народному вол-пенію, Хмельницкій позволиль идти въ козаки всякому, подъ темь предлогомь, что, кроме реестровыхь, могуть быть еще охочіе козави, а между тъмъ, отправиль посольство въ королю: напоминаль, что следуеть уничтожить унію, и просиль, чтобы паны являлись въ свои украинскія пом'ястья не иначе, какъ безъ военныхъ командъ.

Землевладёльцы, которые были побёднёе, рёшались покориться судьбё. Хлопы собирались на сходки и разсуждали, какъ имъ жить съ нанами. Въ Немирове, на подобной сходке, какой-то атаманъ Куйка подалъ такой советъ: "Дадимъ своему пану плугъ воловъ 2), да четыре мёры солода. Довольно съ него, лишь бы пе умеръ съ голоду!" Въ другихъ мёстахъ хлопы уговаривались давать панамъ "поклоны" по большимъ праздникамъ и отказывались отъ всякой барщины. Самые богатые паны не получали ни гроша съ огромныхъ имёній. Шляхтичи

<sup>1)</sup> По извъстіямь малороссійской льтописи, брацлавскій полковникь Печай отличался смьлостію и заступился за народь. "Развъты осльпь,—говориль онъ гетману,—не видишь, что ляхи обманывають тебя и хотять поссорить съ върнымъ народомъ?"

<sup>2):</sup> Плугъ воловъ (у малороссіянь три нары воловъ.

принялись сами за полевыя работы. "Не было деревни, — говорить современный польскій историкь-стихотворець Твардовскій, — гді бы біздный шляхтичь могь зізвнуть свободно. Чуть мало кто погорячится—тотчась бунть, а сорокь тысячь реестровыхь, словно горохь изъ мішка, разсыпавшись по Украині, производили страшный для насъ шорохь".

Гетману очень хотёлось затянуть Московское Государство въ войну съ Польшею. Послё Зборовскаго договора, онъ быль огорченъ отказомъ царя номочь ему. Когда пріёхалъ къ нему гонецъ толковать о пограничныхъ дёлахъ, Хмельницкій, по своему обычаю, сдержанный въ трезвомъ видё и откровенный въ пьяномъ, бывши тогда на-веселё, произнесъ ему такія рёчи:

"Что вы мнъ про дубье и про насъки толкуете? Вотъ я пойду, изломаю Москву и все Московское Государство; да и тотъ, кто у васъ на Москвъ сидитъ, отъ меня не отсидится: зачъмъ не далъ онъ намъ помощи на поляковъ ратными людьми?"

Козаки говорили великорусскимъ гонцамъ такъ:

"Мы пойдемъ на васъ съ крымцами. Будетъ у насъ съ вами, москали, большая война за то, что намъ отъ васъ на поляковъ; помощи не было".

Московское правительство попяло, что если оно не будетъ за-одно съ Хмельницкимъ, то наживетъ себъ въ Хмельницкомъ врага, и начало, по выраженію того времени, "задирать Польшу". Въ іюль 1650 года, прівхаль въ Варшаву посломъ Гаврило Пушкинъ съ жалобою на то, что, во-первыхъ, въ нъкоторыхъ оффиціальныхъ бумагахъ не точно быль написанъ царскій титуль, а во вторыхь, на то, что въ Польше печатались "безчестныя вниги", въ которыхъ съ неуваженіемъ отзывались о царв и московскомъ народв. Такъ, напримеръ, между прочимъ, въ латинской исторіи Владислава IV, написанной Вассенбергомъ, было сказано: "Москвитяне только по одному имени христіане, а по діламъ и обычаямъ хуже всякихъ варваровъ; мы ихъ часто одолѣвали, нобивали и лучшую часть ихъ земли покорили своей власти". Московскій посоль требоваль, чтобы всё "безчестныя книги" были собраны и сожжены; чтобы не только слагатели ихъ, но и содержатели типографій, гдё онё были напечатаны, паборщики и печатальщики и самые владельцы именій, где находятся типографіи, были казнены смертію. "Изъ такихъ требованій, — сказали сенаторы послу, — мы видимъ, что его царское величество ищеть предлога къ войнъ; нъсколько стровъ, которыми погрешали литераторы, не даютъ повода къ разрыву мира. Стоитъ ли изъ-за того проливать кровь!"

Московское посольство настаивало на своемъ. Нѣсколько книгъ было сожжено въ ихъ присутствіи; но это ихъ не удовлетворило. Они уѣхали, сказавши послѣднее слово, что только наказаніе слагателей "безчестныхъ книгъ" и людей, писавшихъ царскій титуль съ пропусками, можетъ отклонить Польшу отъ разрыва съ Московскимъ Государствомъ.

Хмельницкій, между тёмъ, сдружившись съ крымскимъ ханомъ, отправиль козаковъ съ татарами на Молдавію мстить молдавскому господарю Василію Лупулу за то, что последній не хотвль исполнять своего объщанія отдать дочь свою за сына Хмельницкаго. Козаки и татары навели такой страхъ на молдавскаго господаря, что онъ просилъ мира и союза. Во время этого похода коронный гетмань Потоцкій, воротившись изъ крымскаго ильна, расположился на Подоли. Онъ не рышался номогать молдавскому господарю, но занимался укрощениемъ подольскихъ хлоновъ, которые образовали тогда шайки подъ названіемъ "левенцовъ", и открыто вели войну съ коронными жолнърами. Польскій отрядь, подъ начальствомъ Кондратскаго, разбиль ихъ и привель къ Потоцкому главнаго ихъ предводителя Мудренка съ двадцатью другими атаманами. Потоцкій приказалъ ихъ изуродовать и распустить, чтобы они наводили страхъ на всякаго, кто не захочетъ повиноваться панамъ. Этихъ изуродованныхъ привели въ Хмельницкому. Хмельницкій отправиль въ Потоцкому полковнива Кравченка.

- Или ты еще не напился врови нашей, панъ гетманъ, сказалъ Потоцкому Кравченко. Зачъмъ нарушаешь договоръ? Зачъмъ переходишь за черту на козацкую землю, когда не слышно непріятеля?
- Земля никогда не была козацкою! гнѣвно закричалъ Потоцкій, схватившись даже за саблю. Земля принадлежитъ Рѣчи Посполитой. Имѣю право стоять и на чертѣ и за чертою.
- Рачь Посполитая, сказаль Кравченко, можеть положиться на козаковь; мы защищаемь отечество.
- Какіе вы защитники, сказаль Потоцкій, когда вы дівлаете насиліе шляхетству и вынуждаете владівльцевь біжать изъ своихъ иміній?
- А зачёмъ паны мучать и утёсняють народъ?—сказаль Кравченко.—Владёльцы должны ласково и кротко обращаться съ поселянами, потому что они, хотя и подданные ваши, а въздрмо шец класть не стануть.

Послѣ этого крупнаго разговора, коронный гетманъ Потоцкій доносиль королю, что Хмельницкій обманываеть поля-

ковъ, и полякамъ остается напасть на Хмельницкаго и уничто-житы козачество.

Предвидя, что война неизбѣжна, Хмельницкій началь подготовлять себѣ союзниковъ: сноситься съ Турцією, съ седмиградскимъ княземъ Ракочи, убѣждалъ ихъ дѣйствовать вмѣстѣ противъ Польши, наконе́цъ, завелъ сношенія и съ Швеціей. Эти сношенія сдѣлались извѣстны въ Варшавѣ. Король въ

Эти сношенія сдёлались извёстны въ Варшавів. Король въ конці 1650 года издаль универсаль для предварительных сеймиковь; король извіщаль въ немъ все польское шляхетство, что Хмельницкій строить козни противъ Річи Посполитой, что въ Украині чернь неистовствуеть противъ шляхетства, что на будущую весну надобно ожидать войны съ козаками.

что на будущую весну надобно ожидать войны съ козаками. Въ декабръ собрался сеймъ. Хмельницкій прислаль на него депутатовъ: Маркевича, Гурскаго и Дорошенка. Они привезли требованіе: во-первыхъ, уничтожить унію; во-вторыхъ, чтобы знатнъйшіе чины Польскаго государства утвердили присягою Зборовскій договоръ; въ третьихъ, чтобы четыре знатнъйшихъ пана: Вишневецкій, Конецпольскій, Любомирскій и коронный обозный Калиновскій, оставались заложниками мира и жили въ своихъ украинскихъ имъніяхъ безъ дворни и ассистенціи; въ четвертыхъ, чтобы русскій народъ не терпъль никакихъ стъсненій отъ пановъ духовныхъ и свътскихъ.

Это требованіе произвело чрезвычайное волненіе какъ въ сенать, такъ и между послами. Адамъ Кисель сталъ было доказывать, что поляки дъйствительно обязаны уничтожить унію, представляя, что тогда и сами православные будуть поддерживать Ръчь Посполитую. Но заявленіе Киселя еще сильнъе взволновало поляковъ. Они закричали: "какъ козелъ не станетъ бараномъ, такъ и схизматикъ не будетъ искреннимъ защитникомъ католиковъ и шляхетскихъ вольностей, будучи одной въры съ бунтовщиками хлопами. Какъ! для схизматиковъ, для глупаго хлопства не нозволять шляхтъ върить, какъ повелъваетъ Духъ святой, а пусть въритъ, какъ предписываетъ пьяная, сумасшедшая голова Хмельницкаго! Вотъ какой проявился докторъ чертовской академіи, хлопъ, недавно выпущенный на волю! Хочетъ отнять у поляковъ въру святую! Имъ не нравится слово "упія", а намъ не нравится слово "схизма". Пусть отрекутся отъ своего безумнаго схизматическаго ученія. Пусть соединятся съ западною церковью и назовутся правовърными".

Таковъ былъ голосъ всей католической и шляхетской Польтаковъ былъ голосъ всей католической и шляхетской Польтаковъ

Таковъ быль голось всей католической и шляхетской Польши того времени. Домогательство русскихъ уничтожить унію затронуло религіозную струну польскаго сердца. 24 декабря война была ръшена единогласно. Положили собрать посполитое рушенье и сдёлать временной налогь для платы регулярному войску.

Тъмъ не менъе козацкие депутаты получили шляхетское достоинство.

Непріязненныя д'я ствія начались въ феврал'я 1651 года, неудачныя для возаковъ; 1).

Между тёмъ вся Польша вооружилась. Панскій легатъ привезъ королю первосвященническое благословеніе, мантію и освященный мечъ, а королевѣ золотую розу. Этимъ не совсѣмъ былъ доволенъ король, потому что папа не присладъ ему денегъ, которыхъ онъ просилъ; но когда король обнародовалъ, что святой отецъ благословляетъ отправлявшихся на брань и посылаетъ отпущеніе грѣховъ, то это сильно воодушевило поляковъ. Король назначилъ сборное мѣсто подъ Сокаломъ и прибылъ туда въ маѣ.

У козаковъ было также религіозное возбужденіе. Пріёхаль къ нимъ изъ Греціи воринескій митрополить Іоасафъ. Онъ препоясалъ Хмельницкаго мечемъ, который былъ освященъ на самомъ гробъ Господнемъ. Самъ константинопольскій патріархъ прислаль Хмельницкому грамоту, въ которой одобряль войну, предпринятую противъ враговъ православія. Но войска въ этомъ году у Хмельнициаго было меньше, чъмъ прежде. За нимъ уже меньше было той нравственной силы, какую онъ прежде имъль въ глазахъ народа; хлопы стали не довърять ему за потачку панамъ, за казнь мятежниковъ. Союзъ съ татарами не по душѣ быль народу, потому что эти союзники, вступая въ русскую землю подъ видомъ дружбы, уводили въ пленъ женщинъ и детей. Многіе реестровые козаки, пользуясь своими правами, охотнее бы хотели идти на турокъ. Находились даже тавіе, хотя въ небольшомъ воличествъ, воторые предложили свои услуги полякамъ. Притомъ Хмельницкій имфль поводь опасаться вторженія литовскаго войска и должень быль оставить часть войска на северной границе, чёмъ развлеваль свои сили.

Хмельницкій долго дожидался хана и далъ время своимъ непріятелямъ собраться. Двинувшись на Волынь, онъ стоялъ подъ Збаражемъ, не отваживаясь одинъ нападать на короля;

<sup>1)</sup> Коронний обозный, гетманъ Калиновскій въ мѣстечкѣ Красномъ напаль внезанно на полковника Данила Нечая и разбиль его. Самъ Нечай погибь въ битвѣ. Вслыдъ затѣмъ Калиновскій разориль нѣсколько подольскихъ городовь, но самъ потерпѣлъ неудачу подъ Винницею противъ нолковника Богуна, который приказалъ сдѣлать на льду рѣки Буга проруби и покрыть ихъ соломою. Поляки бросились на ледъ и во множествѣ потонули.

а между тёмъ въ его станё распространились повальныя бользии, такъ что козаки въ одно время вывезли изъ своего стана двёсти шестьдесять возовъ съ больными и умершими.

Простоявши несколько недёль подъ Сокаломъ, поляки перенесли свой стань на реку Стырь и избрали обширное поле подъ Берестечкомъ. Хмельницкій, все еще ожидая хана, упустиль удобное время напасть на непріятеля, когда поляки проходили по болотистымъ мъстамъ и переправлялись черезъ ръку Стырь. Исламъ-Гирей прибыль, наконець, со своей ордой, но на этотъ разъ крымскій ханъ шелъ на войну по-неволь и только по приказанію турецкаго султана. Ему невыгодно было нарушать Зборовскій договорь; ему хотьлось, напротивь, идти войною на Москву, съ которою Хмельницкій, къ досадъ его, дружиль. Между татарскими бенми были враги, недоброжелатели Хмельницкаго 1). 19 іюня (29 нов. стиля) появились козаки и татары въ виду польскаго войска. 20 іюня, въ два часа по полудни, началось сраженіе; и вдругъ ханъ стремительно бросился въ бътство; за нимъ побъжали всв его мурзы и беи. Это бътство до того поразило всъхъ татаръ, что они, не будучи никъмъ преслъдуемы, побросали въ безпамятствъ свои арбы съ женами и дётьми, больныхъ и даже мертвыхъ, въ противность алкорану, запрещавшему оставлять правовърныхь безъ погребенія. Хмельницкій поручиль начальство полковнику Джеджалыку, а самъ погнался за ханомъ, думая остановить его. Ханъ, остановившись въ трехъ верстахъ отъ поля битвы, сказалъ Хмельницкому: "На насъ на всёхъ страхъ напаль. Татары биться не будуть. Останься со мной, подумаемъ. Завтра я пошлю своихъ людей помогать козакамъ". Но вмёсто того, на другой день онъ двинулся къ Вишневцу и потащиль за собою Хмельницкаго. Писарь Выговскій повхалъ просить хана освободить Хмельницкаго; ханъ и его задержаль. Такимъ образомъ, гетманъ съ писаремъ очутились въ плвну у хана:

Поляки заняли все поле, гдё стояли татары, и начали тёснить козаковъ. Джеджалыкъ храбро отбивалъ натиски и отступилъ къ ръкъ Пляшовой. Здѣсь козаки сбили свои возы въ четвероугольникъ: съ трехъ сторонъ сдѣлали окопы, а съ четвертой большое болото защищало ихъ лагерь. Десять дней выдерживали они непріятельскую пальбу, вступали съ поляками въ переговоры, но соглашались мириться съ ними не

<sup>4)</sup> Прежде своего соединенія съ Хмельницкимъ Исламъ-Гирей посылаль въ польскому королю тайное посольство; неизвёстно содержаніе его: впоследствіи подозрёвали, что тогда дано было объщаніе измёнить козакамъ.

иначе, какъ только на условіяхъ Зборовскаго договора. Поляки знать этого не хотели, требовали совершенной покорности. Между тёмъ въ русскомъ станё началась безурядица и смятеніе. Начальство перешло отъ Джеджалыка къ полковнику Богуну. Между хлопами на сходкахъ стали ходить такія ръчи: татары разоряють край нашь; выдадимь королю старшину и будемъ свободны. Богупъ, услышавши эти толки, составилъ планъ устроить на-скоро плотину и уйти съ козаками. Ночью съ 28 на 29 іюня козаки свозили на болото возы, вожухв, шатры, контуши, мъшки, съдла, устроили три плотины и стали уходить отрядами одинъ за другимъ, незамътно ни для поляковъ, ни для толиы хлоповъ въ своемъ станв. Утромъ, 29 іюня, когда русскіе стали завтракать, вдругь вто-то закричалъ: братцы, всв полковники ушли! По всей массв пробъжаль внезанный страхь; всь бросились въ разсыпную; плотины не выдержали и люди начали тонуть. Хлопы метались въ разныя стороны и въ-попыхахъ стремглавъ бросались въ рвку. Поляки долго не понимали въ чемъ двло, и спустя несколько времени, бросились въ козацкій лагерь и стали добивать бъгущихъ. Митрополитъ Іоасафъ удерживалъ бъгущихъ и былъ убитъ какимъ-то польскимъ шляхтичемъ. Королю принесли его облачение и освященный мечъ.

Послѣ разгрома козацкаго лагеря, король распустиль посполитое рушенье и уѣхалъ въ столицу, а регулярное (иначе кварцяное) войско двинулось въ Украину уничгожать козачество, какъ поляки надѣялись!

Ханъ продержалъ Хмельницкаго до конца іюля подъ Вишневцемъ и отпустилъ, въроятно взявше съ него деньги видъ окупа, какъ сообщають о томъ польскіе источники. Хмельницкій, по своемъ освобожденін, повхаль прямо Украину и, прибывши въ мъстечко Паволочь, три дня и три ночи пиль безъ просыпу. Туть начали сходиться къ нему полковники съ остатками растрепанныхъ своихъ полковъ. Но никогда не ноказалъ Хмельницкій такого присутствія духа, такого мужества, неутомимой деятельности и силы воли, какъ въ это ужасное время. Народъ волновался, обвинялъ его. Въ народъ было много недовольныхъ за прежнюю потачку панамъ; сердились на него и за союзъ съ татарами, которые разоряли край. Въ разныхъ мъстахъ были мятежныя сходбища, на которыхъ думали выбирать иного гетмана. Хмельницкій на Масловомъ-брод'в явился предъ народнымъ сборищемъ, успокоилъ толпу, увъряль ее, что не все еще потеряно. что дела поправятся; собираль, одушевляль народь, пополняль

полки, сносился снова съ ханомъ, который опять объщаль Украинъ помощь. Въ то же время Хмельницкій продолжаль сноситься съ московскимъ правительствомъ; къ нему безпрестанно ъздили разные подъячіе и дъти боярскіе; всъмъ онъ говорилъ одно и то же о желаніи своемъ поступить подъ высокую руку православнаго государя. Но разомъ онъ и угрожалъ Москвъ, говоря, что если царь не приметъ его подъсвою руку, то козаки по-неволъ, пойдутъ съ поляками и кримцами на Московское Государство. Въ минуты, когда гетманъ, любившій выпить, былъ на-веселъ, онъ говорилъ ръзко: "я къ москалямъ съ искреннимъ сердцемъ, а они надо мною насмъхаются. Пойду и разорю Москву, хуже Польши!" Въ эти дни, къ удивленію поляковъ, Хмельницкій вновь женился; третья жена его была Анна Золотаренко; братъ ея сдъланъ былъ нѣжинскимъ полковникомъ 1).

Народъ южно-русскій, несмотря на понесенный ударъ и на новыя усилія враговъ покорить его, казался готовымъ лучте погибнуть, чёмъ поступить въ прежнее порабощеніе. Козацкіе полки быстро наполнялись новыми охотниками; жители поголовно вооружались, за недостаткомъ оружія, косами и ножами.

Польское войско вступило въ Украину и встретило сильное единодушное сопротивление. Жители истребляли запасы, жгли собственные дома, безпрестанно нападали на поляковъ отдёльными шайками, отнимали у нихъ возы, лошадей, портили дороги, ломали мосты. Польское войско стало теривть недостатовъ продовольствія. Лишившись въ Паволочи скоропостижно умершаго, лучшаго изъ польскихъ военачальниковъ, Іереміи Вишневецкаго, поляки 13 августа пришли къ мъстечку Трилисы. Козави, засфвтіе тамъ подъ начальствомъ храбраго сотника Александренка, вмёстё съ жителями мёстечка, защищались до последняго и всё погибли: женщины дрались наряду съ мужчинами и одна женщина убила косою полковника Штрауса. Поляки, за это сопротивленіе, пришли въ такое неистовство, что разсвавшись по окрестнымъ хуторамъ, истребляли всвхъ русскихъ, не щадя даже грудныхъ младенцевъ. За то, съ своей стороны, русскіе съ особеннымъ звърствомъ мучили попавшихся въ нимъ поляковъ и служив-

<sup>1)</sup> По однимъ извъстіямъ, вторая женабила убита его сыномъ Тимовеенъ, по другимъ — казнена имъ самимъ за преступную связь съ часовимъ мастеромъ, приставшимъ къ нему въ 1648 г., подъ Львовомъ, бывшимъ потомъ его домовимъ казначеемъ и обкрадивавшимъ гетмана. По третьимъ, — онъ услышалъ о ея смерти въ май 1651 г. и тосковалъ.

шихъ въ польскомъ войскъ нѣмцевъ. Приведя плѣнниковъ куда-нибудь въ лѣсъ или въ ущелье, они сначала, для поруганія, угощали ихъ виномъ и медомъ, вели съ ними пріятельскую бесѣду, а потомъ прокалывали ихъ рожнами, сдирали съ живыхъ кожи и тому подобное.

Съ съверной стороны нахлынула на Украину другая военная сила: предводитель литовскаго войска Радзивиллъ послалъ отрядъ противъ черниговского полка, которому Хмельницкій поручиль беречь границу. По причинъ оплотности червиговскаго полковника Небабы, козаки потерпъли поражение. Радзивиллъ занялъ Черниговъ, а потомъ, въ последнихъ числахъ іюля, подступиль въ Кіеву. Кіевскій полковникъ Ждановичь вышель изъ города въ надежде напасть на литовцевъ, когда последніе будуть находиться въ Кіеве. Городь быль занять литовцами 6 августа; козаки съ двухъ сторонъ: сухопутьемъ отъ Лыбеди и на судахъ по Днепру, стали приближаться къ городу. Тутъ кіевскіе міщане сами зажгли городь, чтобы произвести въ литовскомъ войскъ замъщательство и тъмъ пособить нападавшимъ на него козакамъ. Но корсунскій полковникъ Мозыра не послушался Ждановича, началъ давать не впору огнемъ сигналы плывшимъ по Днвиру и твмъ испортиль планъ Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми въ-расилохъ и отбили нападеніе. Кіевъ сильно пострадаль отъ пожара. Послъ этого, Радзивиллъ снесся съ Потоцкимъ, и оба войска, по состоявшемуся между ихъ предводителями договору, съ двухъ противоположныхъ концовъ, въ концѣ августа сошлись подъ Бѣлою-Церковью, близъ которой находился Хмельницкій съ своимъ войскомъ.

Хмельницкій предложиль миръ. Положеніе козаковъ было печально. Но поляки съ одной стороны видѣли отчаяніе русскаго народа, способнаго вести борьбу на жизнь и на смерть, съ другой—затруднялись добывать продовольствіе. По-этому, польскіе предводители согласились мириться и выслали для переговоровъ съ гетманомъ и старшиною коммиссаромъ Адама Киселя съ товарищами въ бѣлоцерковскій замокъ.

Народъ узналъ, что идетъ дѣло о сокращеніи козачества и о съуженіи границъ козацкой земли. Толпа собралась подъ замокъ. Раздались яростные крики: "ты, гетманъ, ведешь трактаты съ ляхами и насъ покидаешь, себя самого и старшину спасаешь, а насъ знать не хочешь, отдаешь насъ подъ палки, батоги, на колы да на висѣлицы! Нѣтъ, прежде чѣмъ до этого дойдетъ,— и ты положишь голову, и ни одинъ ляхъ отсюда живымъ не уйдетъ!" Они хотѣли схватить и убить

коммиссаровъ. Хмельницкій не устрашился, вышель къ толиї, которая грозила ему саблями и дубинами, уговариваль ее, представляль, что пословь трогать нельзя, и, наконецъ, собственноручно положиль своей булавою нѣсколькихъ смѣльчаковъ, выдвинувшихся впередъ 1).

Рѣшительность Хмельницкаго и вліяніе, которымъ онъ все еще пользовался, не смотря на разладъ съ народными требованіяни, удержали на время народь отъ дальнъйшаго верыва. Переговоры тянулись не одинь депь. Хмельницкій посылаль то одно, то другое добавленіе; между тёмъ козаки дёлали нападеніе на польское войско: гетманъ отговаривался, что это происходить не по его желанію. Хмельницкому опасность угрожала съ объихъ сторонъ. Онъ не ръшался вступить въ решительную отчаянную битву, не надеясь выиграть побъды; не ръшался и заключить миръ, потому что народная толна, повидимому, готова была растерзать его за это. Такъ прошло время до 16-го сентября. Въ это время появилось моровое пов'ятріе, какъ въ польскомъ, такъ и въ козацкомъ войскъ. Обстоятельство это ускорило заключение мира. По договору, называемому въ исторіи, отъ міста его составленія, Бёлоцерковскимъ, у Хмельницкаго, вмёсто трехъ воеводствъ въ предвлахъ козацкой черты, осталось одно кіевское воеводство, и, въ сиду этого съуженія границь, число реестроваго войска было уменьшено до двадцати тысячь. Шляхетство вступало въ свои владенія съ прежнимъ правомъ; жиды тоже могли жить вездъ.

По окончаніи договора, Хмельницкій посётиль своихь побъдителей и, по сознанію самихь польскихь историковь, его хотёли было отравить, но онъ догадался, не пиль предложеннаго вина и ускакаль въ свой стань.

Само собою разумѣется, что такой миръ не могъ продержаться долго. Жители Южной Руси, не желая быть въ порабощении у пановъ, во множествѣ бѣжали въ Московское Государство на слободы. Уже въ прежніе годы совершались такія переселенія и появились слободы около Рыльска, Путивля, Бѣлгорода. Въ этотъ годъ переселеніе произошло въ несравненно большемъ размѣрѣ. Первый примѣръ показали волинцы. Козаки возникшаго-было острожскаго полка, подъ предводительствомъ Ивана Дзинковскаго, основали, съ царскаго дозволенія, на берегу рѣки Тяхой Сосны, Острогожскъ

<sup>1)</sup> Кисель, вдучи съ товарищами чрезъ ряды русскаго полчища кричалъ:—Друзья мон, мы не ляхи; я русскій, мон кости такія же русскія, какъ и ваши!—"Твои русскія кости обросли польскимъ мясомъ!"—отвічали ему козаки.

и перенесли съ собой все козацкое устройство. Такимъ образомъ явинся первый слободской польъ. За пимъ, малоруссы начали переселяться въ огромномъ количествъ, въ привольныя южныя степи Московскаго Государства, съ береговъ Днѣпра, Буга и другихъ мѣстъ. Они сожигали свои хаты и гумна, чтобъ не доставались врагамъ, свладывали на возы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами искать новой Украины, гдъ бы не было ни ляховъ, ни жидовъ. Отряды польскаго войска заступали имъ дорогу; украинцы пробивались съ ружьями и даже пушками на новое жительство. Тогда менве, чвит въ полгода, проявились въ пограничныхъ областяхъ многія малорусскія слободы, изъ которыхъ нѣкоторыя дали начало значительнымъ городамъ: такъ основаны были: Сумы, Короча, Бълополье, Ахтырка, Лебединъ, Харьковъ и другіе. Поселенцы выбирали м'вста, по возможности, безопасныя, и потому большею частью вблизи болоть, мешавшихъ татарскимъ внезапнымъ нападеніямъ.

По окончаніи реестрованія, литовское войско пошло въ черниговское воеводство, а часть короннаго пришла на лѣвый берегъ Днѣпра съ тѣмъ, чтобы не пропускать переселенцевъ въ Московское Государство. Самъ Хмельницкій своимъ универсаломъ запрещалъ народу дальнѣйшія выселенія и строго приказывалъ невошедшимъ въ реестръ повиноваться панамъ.

Но русскій народь не думаль повиноваться панамъ. Весною 1652 года вся Украина была уже въ огнъ. По Бугу и Днъстру жители бросали свои жилища, скрывались въ ущельяхъ и лъсахъ, составляли шайки, нападали на поляковъ. На правой сторонъ, русскій шляхтичь Хмелецкій собираль и возбуждаль недовольныхъ, какъ противъ поляковъ, такъ и противъ своего гетмана. На лъвой — составляль ополченіе бывшій корсунскій полковникъ Мозира, смѣненный Хмельницкимъ. Въ миргородскомъ полку полковникъ Гладкій присталь къ народному заговору противъ разставленныхъ польскихъ жолнъровъ и въ день Свътлаго Воскресенья всъ они были перебиты. Такую же ръзню произвели надъ литовцами около Мглина и Стародуба. Около Лубенъ мятежные хлопы низлагали съ гетманства Хмельницкаго и выбрали какого-то Бугая своимъ предводителемъ. Хмельницкій не былъ безопасенъ въ собственномъ Чиги-

Хмельницкій не быль безопасень въ собственномъ Чигиринъ. Пришедшая въ отчаяніе народная громада готова была нагрянуть на него и убить. Гетмана повсюду стали называть измѣнникомъ, продавшимъ ляхамъ Украину. Въ такомъ положеніи Хмельницкій дозволилъ записываться въ реестръ болѣе опредѣленнаго числа. Польскій военачальникъ Калиновскій упрекаль его за это. Хмельницкій объясняль, что сдёлаль это распоряженіе для пользы самихь поляковь, потому что иначе усмирить народь невозможно.

По требованію короля, Хмельницкій однако подписаль смертный приговорь Гладкому, Хмелецкому и Мозырь; имъ отрубили головы. Кромь этихъ жертвь, было совершено еще ивсколько смертныхъ казней. Но скоро посль того, обстоятельства повернулись такъ, что Хмельницкій снова сталь за-одно съ народомъ.

Молдавскій господарь Василій Лупуль об'єщаль въ 1650 году дочь свою Домну Локсандру въ-жены Тимовею Хмельницкому, но, извиняясь молодостью нев'єсты, просиль отсрочки на годь. Потомь онь не только не хот'єль исполнять даннаго об'єщанія, а еще и тайно вредиль Хмельницкому во время второй войны посл'єдняго съ поляками. Въ 1652 году Хмельницкій напомниль господарю его об'єщаніе и выслаль своего сына съ козаками къ границамъ Молдавіи, давая знать этимь, что если господарь не захочеть исполнить даннаго слова добровольно, то принужденъ будеть исполнить его по-невол'є.

По увъренію польскихъ историковъ, Лупулъ извъстилъ объ угрожающемъ ему насиліи предводителя польскаго войска Калиновскаго, а Калиновскій, расположившій свое войско надъръкою Бугомъ, вздумалъ пресъчь путь сыну Хмельницкаго, идущему въ Молдавію.

Гетманъ Хмельницкій предупредилъ Калиновскаго письмомъ, просиль не трогать Тимовея и отступить съ дороги, такъ какъ Тимовей идеть себъ жениться и не имъетъ никакихъ враждебных в намфреній противъ поляковъ, — иначе не ручался, чтобъ козаки, которыхъ онъ называлъ свадебными боярами, не завели ссоры и не вышло бы нарушенія мира. Но Калиновскій, на зло Хмельницкому, нарочно поступиль противь его предостереженія и самъ напаль на Тимовея Хмельницкаго, который шель не только съ сильнымъ козацкимъ отрядомъ, но еще и въ сопровождении татарскаго Карача-мурзы съ его ордою. Во время нападенія, русскіе хлоны, бывшіе на работъ въ польскомъ обозъ, умышленно зажгли съно, распространился пожаръ... Козаки и татары стёснили поляковъ и совершенно разбили. Калиновскій паль въ битвъ. Поляки бъжали во всъ стороны, козаки и окрестные хлопы гонялись за ними, не слушали никакихъ моленій о пощадъ и безъ состраданія убивали, приговаривая: "вотъ вамъ за унію, вотъ вамъ за Берестечьо, вотъ вамъ за ваши поборы!" и т. п. Все польское войско въ числѣ двадцати тысячъ погибло въ этой знаменитой битвъ, прозванной, по урочищу, гдъ она происходила,

батогскою. Ударъ, нанесенный Польшѣ, былъ не легче корсунскаго. Тимовей Хмельницкій благополучно достигъ предѣловъ Молдавін, по просьбѣ господаря оставилъ свое войско на границѣ, самъ пріѣхалъ въ Яссы и сочетался бракомъ съ молдавскою принцессою.

Такимъ образомъ, недавно заключенный миръ, тяжелый для Хмельницкаго, былъ нарушенъ самими поляками. Жолнѣры, стоявшіе въ другихъ мѣстахъ, были немедленно изгнаны.

Хмельницкій изв'єстиль короля о случившемся подъ Батогомь, доказываль, что виною всему Калиновскій, а о своихъ козакахъ выразился такъ: "простите ихъ, ваше величество, если они, какъ люди веселые, далеко простерли свою дерзость". Въ Польшт это приняли за насмъщку.

Польша не имѣла войска и по-неволѣ должна была отложить военныя дѣйствія до слѣдующаго года. Весною 1653 года польскій военачальникъ Чариецкій, ворвавшись въ Брацлавщину по берегу Буга, истреблялъ села и мѣстечки: поляки рѣзали жителей безъ разбора. По выраженію ихъ же соотечественника, не щадили ни красивой дѣвушки, ни беременной женщины, ни грудного младенца. Храбрый винницкій полковникъ Богунъ остановилъ этотъ варварскій набѣгъ и обратилъ Чарнецкаго въ бѣгство.

Вследь затемь собралось большое польское войско подъ Глинянами, съ намерениемъ идти въ Украину и предать ее окончательному разорению; между темъ война разыгрывалась и въ другомъ краю, въ Молдавии. Тамъ, между Лупуломъ, тестемъ Тимоева Хмельницкаго, и Стефаномъ Гергицею, купившемъ себе въ Константинополе право на господарство, происходила борьба. Тимоей съ козаками защищалъ тестя; венгерцы и ноляки подали помощь врагу его изъ нежелания, чтобъ родственникъ и союзникъ Хмельницкаго владелъ Молдавіею.

Гетманъ Хмельницкій обратился опять къ царю Алексью Михайловичу, умодядь принять его съ козавами подъ свою руку. Царь на этотъ разъ хотя все еще не далъ согласія, но отвъчаль, что принимаетъ на себя посредничество примирить польскаго короля съ Хмельницкимъ.

20 іюля явился въ Польшу царскій посланникь бояринь Рівнинъ-Оболенскій сътоварищами, припомниль прежнее требованіе о навазаніи лицъ, дізавшихъ ошибки въ царскомъ титулів, и объявиль, что царь простить виновныхъ въ этомъ, если поляки съ своей стороны помирятся съ Хмельницкимъ на основаніи Зборовскаго договора и уничтожать унію.

Паны на это отвъчали, что уничтожить унію невозможно,

что это требованіе равняется тому, если бы поляки потребовали уничтожить въ Московскомъ Государствъ греческую въру, что греческая въра никогда не была гонима въ Польшъ, а съ Хмельницкимъ они не станутъ мириться не только по Зборовскому, но даже и по Бълоцерковскому договору, и приведутъ козаковъ къ тому положенію, въ какомъ они находились до начала междоусобія.

Тогда московскій посоль сказать, что если такь, то царь не будеть болье посылать въ Польшу пословь, а велить писать о неправдахь польскихъ и о парушеніи поляками мирнаго договора во всю окрестныя государства и будеть стоять за православную въру, за святыя Божія церкви и за свою честь, какъ ему Богь поможеть!

Поляки, соображая, что Хмельницкій пойдеть съ войскомъ на помощь къ сыну, который находился въ стѣсненномъ положеніи въ Молдавіи, двинулись съ войскомъ на Подоль къ Каменцу. Король предводительствоваль войскомъ. Поляки надъянись переръзать путь Хмельницкому, который собирался идти въ Молдавію на выручку сына; отправлянсь въ походъ, онъ извѣстилъ царя, что поляки идуть на поруганіе вѣры и святыхъ церквей, п прибавилъ: "турецкій царь прислалъ къ намъ въ обозъ въ Борки своего посланца и приглашаетъ къ себѣ въ подданство. Если, ваше царское величество, не сжалишься надъ православными христіанами и не примешь насъ подъ свою высокую руку, то иновърцы подобьютъ насъ и мы будемъ чинить ихъ волю. А съ польскимъ королемъ у насъ мира не будетъ ни за что".

Тесть Тимовея, Лупуль, ушель изъ Молдавіи, а Тимовей съ тещею заперся въ Сочавскомъ замкъ. Съ Тимовеемъ были козаки. Огромное войско, состоявшее изъ валаховъ, молдаванъ, сторонниковъ Стефана Гергицы, венгерцевъ и поляковъ осадили Сочаву. Осажденные храбро отбивались, ожидая выручки отъ Хмельницкаго. Но однажды осколокъ отъ дерева разбитой ядромъ повозки, смертельно ранилъ Тимовея въ голову и въ ногу; Тимовей умеръ. Козацкій полковникъ Оедоренко продолжалъ нъсколько времени отбиваться, но голодъ принудилъ его сдать кръпость. 9-го октября козаки вышли изъ Сочавской кръпости, выговоривъ себъ свободный проходъ на Украину съ тъломъ Тимовея Хмельницкаго. Богданъ Хмельницкій встрътилъ на дорогъ тъло сына, приказалъ везти его на погребеніе въ Чигиринъ, а самъ пошелъ на поляковъ.

Къ нему присталъ тогда крымскій ханъ. Поляки, считая себя побъдителями татаръ подъ Берестечкомъ, перестали ему

платить сумму, постановленную подъ Зборовомъ. Хану захотелось возвратить себе этотъ доходъ.

Враги встрътились на берегу Днъстра подъ Жванцемъ, въ пятнадцати верстахъ отъ Каменца, противъ Хотина. Была уже поздняя осень. Положеніе поляковъ было печальное. Войско ихъ, составленное изъ непривычныхъ къ ратному дълу воиновъ, разбъгалось. Но ханъ наблюдалъ только одну свою выгоду и предложилъ полякамъ миръ, съ условіемъ, если ему заплатятъ единовременно сто тясячъ червонныхъ, а потомъ станутъ платить ежегодно на основаніи Зборовскаго договора, и, въ добавокъ, дадутъ татарамъ право на возвратномъ пути брать сколько угодно плънниковъ въ польскихъ областяхъ.

Какъ ни дикимъ казалось послёднее требованіе, но поляки согласились и на него, выговоривши себё только то условіе, чтобы татары брали въ плёнъ въ продолженіи сорока дней однихъ русскихъ и не трогали поляковъ.

Ханскій визирь договорился съ поляками и въ томъ, что съ этихъ поръ ханъ отступить отъ козаковъ, но въ настоящее время просиль для вида объщать имъ утвердить Зборовскій договоръ, чтобъ не раздражить козацкую толпу; впослъдствіи же ханъ самъ объщалъ помогать полякамъ укротить козаковъ.

Хмельницкій узналь объ этомъ тайномъ условіи, умоляль кана не покидать его—все было напрасно. Союзъ съ полявами, по разсчету кана, быль выгоднёе, чёмъ съ козаками. Хмельницкому невозможно было отважиться въ данную минуту на борьбу разомъ и съ поляками, и съ татарами. Онъ принужденъ быль молчать. Одна надежда у него осталась тогда на царя московскаго. 16 декабря ушелъ король; за нимъ разошлось польское войско. Вслёдъ затёмъ, татары, по условію, страшно опустошили Южную Русь до самаго Люблина. Однако и поляки не остались безъ наказанія за постыдный договоръ съ каномъ, которымъ они, всегда гордившіеся званіемъ свободной націи, избавили себя отъ печальной для нихъ необходимости предоставить свободу русскому народу: татары, не разбирая своихъ жертвъ, сожигали шляхетскіе домы и увели въ илёнъ множество шляхты обоего пола.

Между тёмъ, послё рёшительнаго отвёта, даннаго панами московскому послу боярину князю Рёпнину-Оболенскому, московское правительство приступило, наконецъ, къ рёшительному шагу. Оставаться зрителями того, что дёлалось по сосёдству, далёе было невозможно; предстояла опасность, что козаки отдадутся Турціи, и, вмёстё съ крымскими татарами,

начнуть дёлать опустошенія вы предёлахы Московскаго Государства.

Дѣло было первой важности, и царь Алексѣй Михайловичъ 1 октября 1653 года созваль земскій соборъ всѣхъ чиновъ Московскаго Государства въ Грановитой палатѣ.

Думный дьявъ изложиль все дѣло о пропускахъ въ титулѣ, о безчестныхъ книгахъ, о томъ какъ гетманъ Богданъ Хмельницкій много лѣтъ просилъ государя принять его подъ державную руку, о томъ, какъ царь предлагалъ полякамъ прощеніе виновныхъ въ оскорбленіи царской чести, съ тѣмъ, чтобъ поляки уничтожили унію и перестали преслѣдовать православную вѣру, и какъ поляки отвергли это предложеніе. Извѣщалось, наконецъ, что турецкій царь зоветъ козаковъ подъ свою власть.

Потомъ отбирался отвътъ на вопросъ: принимать ли гетмана Богдана Хмельницкаго со всъмъ Войскомъ Запорожскимъ подъ царскую руку?

Вояре дали такое мивніе: Янъ Казимиръ, при избраніи на королевство, присягаль остерегать и защищать всёхъ христіань, которыхь испов'яданіе отлично оть римско-католическаго, не притъснять никого за въру и другимъ не дозволять, а если своей присяги не сдержить, то въ такомъ случав подданные его освобождаются отъ върности ему и послушанія. Король Янъ-Казимирь присяги своей не сдержаль: возсталь на православную христіанскую въру, разориль многія церкви, обратиль въ унитскія. Стало быть, гетмань Хмель. ницкій и все Войско Запорожское, посл'є нарушенія королевской присяги -- вольные люди: отъ своей присяги свободны. А потому, чтобы не допустить ихъ отдаться въ подданство турецкому султану или крымскому хану, следуеть принять гетмана Богдана Хмельницкаго, со всемь Войскомь Запорожскимъ, со всеми городами и землями, подъ высокую государеву руку.

Гости и торговые люди вызвались участвовать вспоможеніями въ предстоявшей войнь; служилые люди объщались биться противъ польскаго вороля, не щадя головъ своихъ и умирать за честь своего государя. Патріархъ и все духовенство благословили государя и всю его державу и сказали, что ени будутъ молить Бога, Пресвятую Богородицу и всъхъ святыхъ о пособіи и одольніи:

Посл'в такого земскаго приговора, царь послаль въ Перенславль боярина Бутурдина, окольничаго Алферьева и думнаго дьяка Лопухина принять Украину подъ высокую руку

тосударя. Послы эти прибыли на мъсто 31 декабря 1653 года. Гостей съ достодолжною почестью принялъ переяславскій полковникъ Павелъ Тетеря.

1 января прибыль въ Переяславль гетманъ. Събхались всё полковники, старшина и множество козаковъ. 8 января, после предварительнаго тайнаго совещанія со старшиною, въ одиннадцать часовъ угра, гетмань вышель на площадь, гдё была собрана генеральная рада.

Гетманъ говорилъ:

"Господа полковники, асаулы, сотники, все войско запорожское! Богъ освободиль нась изъ рукъ враговъ нашего восточнаго православія, хотівших искоренить насъ такъ. чтобъ и имя русское не упоминалось въ нашей земль. Но намъ нельзя болве жить безъ государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтобъ вы избрали изъ четырехъ государей себъ государя. Первый — царь турецкій, который много разъ призываль насъ подъ свою власть; второй - ханъ крымскій; третій — король польскій; четвергый — православный Великой Руси царь восточный. Турецкій царь бусурмань, и сами знаете какое утъснение териять братия наши христивне оть неверныхъ. Крымскій хань тоже бусурмань. Мы по нуждь свели было съ нимъ дружбу и черезъ то приняли нестерпимыя бъды, плъневіе и нещадное пролитіе христіанской крови. Объ утвененіяхъ отъ польскихъ пановъ и вепомпнать не падобно; сами знаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата-христіанина. А православный христіанскій царь восточный, -- одного съ нами греческаго благочестія; мы съ православіемъ Великой Руси единое тіло церкви, имущее главою Інсуса Христа. Этотъ великій царь христіанскій, сжалившись надъ нестерпимымъ озлобленіемъ православной церкви въ Малой Руси, не презрълъ нашихъ шестильтнихъ моленій, склониль къ намъ милостивое свое- царское сердце и прислаль къ намъ ближнихъ людей съ царскою милостью. Возлюбимъ его съ усердіемъ. Кром'в парской высовой руки, мы не найдемъ благоотишнъйшаго пристанища; а буде кто съ нами теперь не въ совътъ, тотъ куда хочетъ: вольная дорога".

Раздались восилицанія:

"Волимъ подъ царя восточнаго! лучте намъ умереть въ нашей благочестивой въръ, нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому".

Тогда переяславскій полковникъ началь обходить коза-

- Вст ли тако соизволяете?
- Всв! : отввчали козаки.

"Боже утверди, Боже укрѣпи, чтобъ мы навѣки былю едино!"

Прочитаны были условія новаго договора. Смыслъ его быль таковъ: вся Украина, козацкая земля (приблизительно въ границахъ Зборовскаго договора, занимавшая нынѣшнія губерніи: полтавскую, кіевскую, черниговскую, большую часть волынской и подольской), присоединялась подъ именемъ Малой Россіи къ Московскому Государству, съ правомъ сохранять особый свой судъ, управленіе, выборъ гетмана вольными людьми, право послѣдняго принимать пословъ и сноситься съ иноземными государствами (кромѣ крымскаго хана и польскаго короля), неприкосновенность правъ шляхетскаго, духовнаго и мѣщанскаго сословій. Дань (налоги) государю должна платиться безъ вмѣшательства московскихъсборщиковъ. Число реестровыхъ увеличивалось до шестидесяти тысячъ, но дозволялось имѣть и болѣе охочихъ козаковъ.

Когда приходилось присягать, гетманъ и козацкіе старшины домогались, чтобы московскіе послы присягнули за своего государя такъ, какъ всегда делали польскіе короли при избраніи своемъ на престолъ. Но московскіе послы уперлись, приводя, что "польскіе короли невърные, несамодержавные, не хранять своей присяги, а слово государево не бываеть перемённо", и не присагнули. Когда, послё того, послы и прівхавшіе съ ними стольники и стряпчіе повхали по городамъ для приведенія къ присягь жителей, малороссійское духовенство неохотно соглашалось поступать подъ власть московскаго государя. Самъ митрополить Сильвестръ-Коссовъ хотя и встречаль за городомъ московскихъ пословъ, но внутренно не былъ расположенъ въ Москвъ. Духовенствоне только не присягнуло, но и не согласилось посылать къ присягь шляхтичей, служившихъ при митрополить и другихъ духовныхъ особахъ, монастырскихъ слугъ и вообще людей изъ всёхъ именій, принадлежащихъ церквамъ и монастирямъ. Духовенство смотрело на московскихъ русскихъ, какъ на народъ грубый, и даже на счетъ тождества своей въры съ московской происходило у нихъ сомниніе. Нікоторымъ даже приходило въ мысль, что москали велять перекрещиваться. Народъ присягалъ безъ сопротивленія, однако, и не безъ недовфрія: малоруссы боялись, что москали станутъ принуждать ихъ къ усвоенію московскихъ обычаевъ, запретять носить сапоги и черевики, а заставять надёвать лапти. Чтожасается до козацкой старшины и приставнихъ къ козакамъ русскихъ шляхтичей, то они вообще, скръпя сердце, только по крайней нуждь, отдавались подъ власть московскаго государя; въ ихъ головъ составился идеалъ независимаго государства изъ Малороссіи. Хмельницкій отправилъ своихъ пословъ, которые были приняты съ большимъ почетомъ. Царь утвердилъ Переяславскій договоръ, и на основаніи его, выдали жалованную грамоту. 1).

Московское правительство формально объявило Польшъ войну. Она вспыхнула разомъ и въ Украинъ и въ Литвъ. Весною 1654 года польское войско вступило въ Подоль и начало производить убійственную різню. Городъ Немировъ быль истреблень до основанія. 3,000 жителей столиились въ большомъ каменномъ погребъ; поляки стали выкуривать ихъ оттуда дымомъ, предлагали пощаду, если выдадуть старшихъ. Никто не быль выдань, и всь задохлись въ дыму. Отсюда поляки разошлись по разнымъ пугамъ отрядами, и где только встръчали мъстечко, деревню, истребляли тамъ и стараго, и малаго, а жилища сожигали. Вездъ русскіе защищались отчаянно восами, дубъемъ, колодами; всѣ рѣшались лучше потибнуть, чёмъ покориться ляхамь. На нервый день Пасхи поляки выръзали 5,000 русскаго народа въ мъстечкъ Мушировив: и тамъ русскіе не слушались никанихъ увещаній и ногибали, защищаясь до последней капли врови. Но козаки отбили поляковъ отъ крипкихъ городовъ Брацлавля и Умани и они до времени вышли изъ Украины.

Въ Литвъ дъла пошли счастливо для русскихъ. Царь разославъ грамоту ко всъмъ православнимь Польскаго Королевства и Великаго Княжества Литовскаго, убъждалъ отдълиться отъ поляковъ, объщая сохранить ихъ домы и достояніе отъ воинскаго разоренія. Въ грамотъ уговаривали православныхъ постричь на головахъ хохлы, которые носили по польскому обычаю: такъ много придавали въ Москвъ значенія внѣшнимъ признакамъ. Едва ли эта грамота имъла большое вліяніе; гораздо болье помогало успѣхамъ царя чувство единства въры и сознаніе русской единородности. Могилевъ, Полоцкъ, Витебскъ сами добровольно отворили ворота и признали власть царя. Смоленскъ держался упорнѣе; но князь Радзивиллъ, шедши на выручку Смоленска, 12 августа быль разбитъ наголову княземъ Трубецкимъ и козацкимъ полковникомъ Зо-

<sup>1)</sup> Вь это время вообще малорусскихь пословь принимали съ большимъ почетомъ, потому что малороссіянь, какъ недавно поступнишихъ въ подданство, хогвам расположить къ себв ласковымъ обхожденіемъ.

лотаренномъ. Смоленсвъ держался еще до конца сентября; наконецъ, воевода Филиппъ Обуховичъ, видя что ему нѣтъ ни откуда помощи, сдалъ городъ, выговоривши себѣ съ гарнизономъ свободный пропускъ; царь вступилъ въ Смоленскъ и приказалъ обратить въ православныя церкви костелы, которые были подѣланы поляками изъ церквей.

Между темь, поляки нашли себе союзниковь въ крымцахъ. Ислама-Гирея уже не было на свътъ: одна малороссіянка, взятая въ его гаремъ, отравила его въ отомщение за измѣну ея отечеству. Новый ханъ Махметъ-Гирей, ненавистникъ Мосевы, заключиль договорь съ поляками. Зимою, въ ожиданін вспомогательных татарских силь, поляки опять ворвались въ Подоль и начали ръзать русскихъ. Мъстечко Буша. первое испытало ихъ месть. Въ этомъ мъстечкъ, расположенномъ на высокой горъ и хорошо укръпленномъ, столпилосьдо 12,000 жителей обоего пола. Никакія убъжденія польскихъ военачальниковъ, Чарнецкаго и Лянскоронскаго, не подъйствовали на нихъ, и когда, наконецъ, поляки отвели воду изъпруда и напали на слабое мъсто, русскіе, видя, что ничегоне сделають противь нихъ, сами зажгли свои домы и начали убивать другь друга. Женщены кидали въ колодцы своихъ детей и сами бросались за ними. Жена убитаго сотника-Завистнаго съла на бочку пороха, сказавши: "не хочу послъ милаго мужа достаться игрушкою польскимъ жолнърамъ", и взлетъла на воздухъ. Семьдесятъ женщинъ укрылись съ ружьями недалеко отъ мъстечка въ пещеръ, закрытой густымъ терновникомъ. Полковникъ Целарій об'єщаль имъ жизнь и цълость имущества, если онъ выйдуть изъ пещеры; но женщины отвічали ему выстрізами. Целарій веліль отвести воду изъ источника въ пещеру. Женщины всв потонули; ни однане сдалась. Послѣ разоренія Буши, поляви отправились другимъ мъстечкамъ и селамъ: вездъ русские обоего полазащищались до последней возможности; везде поляки вырезывали ихъ, не давая пощады ни старикамъ, ни младенцамъ... Въ мъстечкъ Демовкъ происходила ужаснъйшая ръзня: тамъпогибло 14,000 русскаго народа. Коронный гетманъ писалъ королю: "горько будеть вашему величеству слышать о разореніи вашего государства; но иными средствами не можетъ усмириться неукротимая хлопская злоба, которая до поръ полько возрастаеть".

Вслёдъ затёмъ прибыла къ полякамъ на помощь крымская орда, и они вмёстё съ татарами двинулись далёе въ глубь Украины. Полковникъ Богунъ отбилъ ихъ отъ Умани. Поляви съ татарами пошли на Хмельницеаго, который съ боярами: Бутурлинымъ и Шереметевымъ, стоялъ подъ Бёлою Церковью. Взявши съ собою Шереметева, Хмельницкій пошель на встрѣчу непріятелю. Близъ деревни Бавы встрѣтились непріязненныя войска; оказалось, что у Хмельницкаго и Шереметева войска было меньше. Русскіе отступили, но чрезвычайно храбро и стойко отбились отъ преслѣдовавшихъ ихъ поляковъ и татаръ 1). Не отваживаясь нападать на русскій обозъ подъ Бѣлою Церковью, поляки опять пустились разорять украинскія села и мѣстечки.

Но вслідь затімь, въ 1655 году, московскіе русскіе получили чрезвичайный успіхь въ Литві. Они взяли Минскь, Ковно, наконець Вильно. Алексій Михайловичь въйхаль въ столицу Ягеллоновь и повеліль наименовать себя великимъ княземь литовскимь. Города сдавались за городами, большею частью безъ всякаго сопротивленія. Міщане и шляхтичи, сохранившіе православіе, а еще боліє угнетенные владычествомь пановь поселяне принимали московскихь людей какъ освободителей. Успіхь быль бы еще дійствительніе, еслибы московскіе люди вели войну съ большимь воздержаніемь и не ділали безчинствь и насилій надъ жителями.

Въ то время, когда уже вся Литва была въ рукахъ московскаго государя, Польшу наводнили шведы. Уже несколько льть Хмельницкій сносился со шведами и побуждаль ихъ къ союзу противъ поляковъ. Въ 1652 году, вмёстё съ Хмельницкимъ, действовалъ съ этою же целью изменникъ, польскій подканцлеръ Радзіевскій; но пока царствовала королева Христина, предпочитавшая классическую литературу и словесность военной славъ, трудно было впутать шведовъ въ войну. Въ 1654 году она отреклась отъ престола: племянникъ и преемникъ ея Карлъ X объявилъ Польшъ войну за присвоеніе польскимъ королемъ титула шведскаго короля. Летомъ 1655 года онъ вступилъ въ Польшу. Познань, а потомъ Варшава сдались безъ боя. Краковъ, защищаемый Чарнецкимъ, держался до 7 октября и все-таки сдался. Король Янъ-Казимиръ убъжаль въ Силезію. Въ это время Хмельницкій съ линымъ двинулись въ Червоную Русь, разбили польское войско подъ Гродекомъ, осадили Львовъ; но этотъ городъ, не смотря ни на какія уб'єжденія, не хот'єль нарушить в'єрности Яну-Казимиру и присягнуть Алексью Михайловичу. Между козацкими вождями и московскими боярами тогда уже происходили

<sup>1)</sup> Поле, гдж происходило это дело, получило название Дрижи-поле (поле дрожи, въ воспоминание бывшей тогда жестокой стужи).

недоразумѣнія. Хмельницкій ни за что не дозволяль брать штурмомъ Львова.

Здёсь явился къ Хмельницкому, 29 октября, посланецъ отъ Яна-Казимира, Станиславъ Любовицкій, давній знакомый Хмельницкаго, и привезъ отъ своего короля письмо, исполненное самыхъ лестныхъ и даже униженныхъ комплиментовъ, хотя у Любовицкаго было въ это время другое письмо къ татарскому хану, враждебное Хмельницкому. Бесёда съ Любовицкимъ въ высшей степени замёчательна, какъ по отношенію къ характеру Хмельницкаго, такъ и по духу времени.

"Любезный кумъ, — сказалъ ему Хмельницкій — вспомните, что вы намъ объщали, и что мы отъ васъ получили? Всъ объщанія ваши давались по наукъ іезуитовъ, которые говорятъ: не слъдуетъ держать слова, даннаго схизматикамъ. Вы называли насъ хлопами, били нагайками, отнимали наше достояніе и когда мы, не терия вашихъ насилій, убъгали и покидали женъ нашихъ и дътей, вы насиловали женъ нашихъ и сожигали бъдныя наши хаты, иногда вмъстъ съ дътьми, сажали на колья, въ мъщкахъ бросали въ воду, показывали ненависть къ русскимъ и презръніе къ ихъ безсилію; но что всего оскорбительнъе, — вы ругались надъ върою нашею, мучили священниковъ нашихъ. Столько претериъвши отъ васъ, столько разъ бывпи вами обмануты, мы принуждены были искать, для облегченія нашей участи, такого средства, какого никакимъ образомъ нельзя оставить. Поздно искать помощи нашей! Поздно думать о примиреніи козаковъ съ поляками!"

Любовицкій, поддѣлываясь къ Хмельницкому, сталъ бранить польское шляхетство за то, что оно оставило короля своего въ бѣдѣ и сказалъ: "теперь король будетъ признавать благородными не тѣхъ, которые ведутъ длинный рядъ генеалогіи отъ дѣдовъ, а тѣхъ, которые окажутъ помощь отечеству. Забудьте все прошедшее, помогите помазаннику божьему. Вы будете не козаками, а друзьями короля. Вамъ будутъ даны достоинства, коронныя имѣнія; король уже не позволитъ нарушать спокойствія этимъ собакамъ, которыя теперь разбѣжались и покинули своего господина".

"Господинъ посолъ, — сказалъ Хмельницкій, поговоривши съ козацкою старшиною, — садитесь и слушайте; я вамъ скажу побасенку. Въ-старину жилъ у насъ поселянинъ, такой зажиточный, что всѣ завидовали ему. У него былъ домашній ужъ, который никого не кусалъ. Хозяева ставили ему молоко, и онъ часто ползалъ между семьею. Однажды хозяйскому сыну дали молока; приползъ ужъ и сталъ хлебать молоко, маль-

чикъ ударилъ ужа ложкою по головъ, а ужъ укусилъ мальчика. Хозяинъ хотель убить ужа; но ужъ всунуль голову въ нору, и хозяинъ отрубилъ только хвостъ. Мальчикъ умеръ отъ укушенія. Ужъ не выходиль послі того изъ норы. Съ этихъ поръ хозяннъ началь бъднъть и обратился къ знахарямъ узнать причину этого. Ему отвъчали: въ прошлые годы ты хорошо обходился съ ужемъ и ужъ принималъ на себя всъ грозившія тебь несчастія, а тебя оставляль свободнымь оть нихь. Теперь, когда между вами стала вражда, всв бъдствія обрушились на тебя; если хочешь прежняго благополучія, примирись съ ужемъ. Хозяинъ сталъ приглашать ужа заключить съ нимъ прежнюю дружбу, а ужъ свазалъ ему: напрасно хлопочеть, чтобы между нами была такая дружба, какъ прежде. Какъ только я посмотрю на свой хвость, тотчась ко мнв возвращается досада; а ты, какъ только вспомнишь сына-тотчасъ закипить въ тебъ отцовское негодованіе, и ты готовъ размозжить мив голову. Поэтому, достаточно будеть дружбы между нами, если ты будешь жить въ твоемъ домъ, какъ тебъ угодно, а я въ своей норъ, и будемъ помогать другъ другу. То же самое, господинъ посолъ, произошло между полявами и русскими. Было время, когда мы вмёстё наслаждались счастьемъ, радовались общимъ усивхамъ. Козаки отклоняли отъ королевства грозящія ему опасности и сами принимали на себя удары варваровъ. Тогда нивто не бралъ добычи изъ Польскаго Королевства. Польскія войска, совокупно съ козацкими, вездъ торжествовали. Но поляки, называвшіе себя дътьми Королевства Польскаго, начали нарушать свободу русскихъ, а русскіе, когда имъ сдёдалось больно, стали кусаться. Случилось, что и русскихъ большая часть отсъчена и сыновъ королевства немало пропало. Съ техъ поръ, какъ этимъ народамъ придутъ на намять бъдствія, нанесенныя другь другу, тотчасъ возникаетъ досада, и хотя начнутъ мириться, а дъла не доведуть до конца! Мудрейшій изъ смертныхъ не можеть возстановить между нами твердаго и прочнаго мира, какъ только вотъ какъ: пусть Королевство Польское откажется отъ всего, что принадлежало княжествамъ земли русской, пусть уступить козакамь всю Русь до Владимира, Львовь, Ярославль, Перемышль, а мы, сидя себъ на своей Руси, будемъ отклонять враговъ отъ Королевства Польскаго. Но я знаю: еслибы въ цёломъ королевстве осталось только сто нановъ, и тогда бы они не согласились на это. А козаки, нока станутъ владъть оружіемъ, также не отстануть отъ этихъ условій. Поэтому, прощайте".

Любовицкій передаль Хмельницкому украшеніе съ драгоцінным камнемь, подарокъ жені Хмельницкаго отъ польской королевы Маріи-Людвики. "Боже Всемогущій, — воскликнуль Хмельницкій, — что я значу передълицомь Твоимъ, но вотъ какъ возвысила меня милость Твоя, что къ моей Ганні найяснійшая королева польская пишеть письма и просить у ней заступничества предъмной! Однако, обратившись къ Любовицкому, Хмельницкій сказаль: не могу исполнить желанія ея величества; не могу нарушить тіснаго договора съ русскими и шведами".

Взявши со Львова небольшую сумму въ 60,000 зл., Хмельницкій отступиль отъ этого города, подъ предлогомъ, что татары разоряють Украину; но, кажется, къ отступленію расположило его тайное посольство шведскаго короля, который объщаль ему русскія земли, когда утвердится въ Польшъ. Московскія войска, вмъстъ съ козацкими, взяли Люблинъ. Этотъ городъ присягнуль Алексью Михайловичу, вскоръ потомъ присягнуль шведскому королю, а затьмъ—прежнему своему государю Яну-Казимиру.

Весною 1656 года поляки снова попытались примириться съ Хмельницкимъ и просили помощи противъ шведовъ. Съ этой цёлью пріёхаль къ Хмельницкому панъ Лянскоронскій.

Хмельницкій отвічаль: "Полно, господа, обманывать насъ и считать глупцами; полякамъ за ихъ всегдашнее віроломство нивто въ мірі не вірить; было время, мы соглашались на миръ въ угожденіе королю; а вороль таилъ въ душі противное тому, что показываль на видъ. Мы не войдемъ съ Польшею ни въ какіе договоры, пока она не откажется отъ цілой Руси. Пусть поляки формально объявять русскихъ свободными, подобно тому, какъ испанскій король призналь свободными голландцевъ. Тогда мы будемъ жить съ вами, какъ друзья и сосідп, а не какъ подданные и рабы ваши; тогда напишемъ договоръ на візныхъ скрижаляхъ; но этому не бывать, пока въ Польші властвують паны. Не быть же и миру между русскими и поляками".

Поляки усившиве обделали свои дела въ Москве, чемъ въ Чигирине. Посланникъ немецкаго императора Алегретти, природный словянинъ, знавшій по-русски, прибывши въ Москву, умёль расположить къ миру съ Польшею бояръ и духовныхъ, указывалъ надежду обратить оружіе всёхъ христіанскихъ государей противъ неверныхъ. Патріархъ Никонъ убеждалъ царя помириться съ поляками и обратить оружіе на шведовъ, чтобы отнять у нихъ земли, принадлежащія Великому Новгороду. Царь прельстился возможностію сдёлаться

королемъ польскимъ мирнымъ образомъ; царь отправилъ своихъ уполномоченныхъ въ Вильно, гдъ, послъ многихъ споровъ и толковъ съ уполномоченными Ръчи-Посполитой, въ октябръ 1656 года заключенъ былъ договоръ, по которому поляки обязывались, послъ смерти Яна-Казимира, избрать на польскій престоль Алексвя Михайловича; Алексви Михайловичь, съ своей стороны, объщаль защищать Польшу противъ ея враговъ и обратить оружіе на шведовъ. Хмельницкій, узнавши, что въ Вильнъ собираются уполномоченные для возстановленія мира, отправиль туда своихъ пославниковъ; но московскіе послы напомнили имъ, что Хмельницкій и козави-подданные, а потому не должны подавать голоса тамъ, гдъ ръшають ихъ судьбу послы государей. Козацкіе посланники, воротившись въ Украину, въ присутствіи всей старшины, говорили гетману: "царскіе послы нась въ посольскій шатеръ не пустили; мало того: до шатра издалека не пускали, словно псовъ въ церковь Божію. А лахи намъ по совъсти сказывали, что у нихъ учиненъ миръ на томъ, чтобы всей Украинъ быть по прежнему во власти у ляховъ. Если же войско запорожское, со всею Украиною, не будеть у ляховь въ послушанів, то царское величество будеть помогать ляхамъ ратью своею бить козаковъ".

Хмельницкій, услышавши это, пришель въ умоизступленіе: "Дітки,— сказаль онь,— треба отступити отъ царя, пойдемъ туда, куда велить Вышній Владыка! Будемъ подъ бусурманскимъ государемъ, не то что подъ христіанскимъ!"

Успокоившись отъ перваго волненія, Хмельницкій написаль царю письмо и высказываль ему правду такъ: "Ляхи этого договора никогда не сдержать; они его заключили только для того, чтобы, немного отдохнувъ, уговориться съ султаномъ турецкимъ, татарами и другими, и опять воевать противъ царскаго величества. Если они въ самомъ дѣлѣ искренно выбирали ваше царское величество на престолъ, то зачѣмъ они посылали пословъ къ цезарю римскому просить на престолъ его родного брата? Мы ляхамъ вѣрить ни въ чемъ не можемъ. Мы подлинно знаемъ, что они добра нашему русскому народу не хотятъ. Великій государь, единый православный царь въ нодсолнечной! вторично молимъ тебя: не довѣряй ляхамъ, не отдавай православнаго русскаго народа на поруганіе!"

Но Москва была глуха къ этимъ совътамъ. Хмельницкій видълъ, что пропускается удобный случай освободить русскія земли изъ-подъ польской власти; а между тъмъ, не только одна Москва, но и другіе сосъди мъшали его намъреніямъ. Нъмец-

вій императоръ съ угрозами требоваль отъ Хмельницкаго мира съ Польшею. Крымскій ханъ и турецкій султанъ были въ союзъ съ Польшею и не боядись ея трактатовъ съ Москвою, зная, что со стороны поляковъ это не болье какъ обманъ; напротивъ, имъ страшиве были успвхи Хмельницкаго, которые вели къ объединенію и усиленію русской державы. Хмельницкій впаль въ тоску, въ уныніе и, наконець, въ бользнь. Онъ видълъ въ будущемъ прежнее порабощение Украины ляхами и прибъгалъ въ послъднимъ мърамъ, чтобы предупредить его. Въ началъ 1657 года Хмельницкій заключиль тайный договоръ со шведскимъ королемъ Карломъ Х и седмиградскимъ княземъ Ракочи о раздёль Польши. По этому договору, королю шведскому должна была достаться Великая Польша, Ливонія и Гданскъ съ приморскими окрестностями; Ракочи -- малая Польша, Великое Княжество Литовское, княжество Мазовецкое и часть Червоной Руси; Украина же, съ остальными южно-русскими землями должна быть признана навсегда отдёленною отъ Польши.

Сообразно съ этимъ договоромъ, Хмельницкій послаль на помощь Ракочи 12,000 козаковъ подъ главнымъ начальствомъ кіевскаго полковника Ждановича. Янъ-Казимиръ далъ знать о козняхъ Хмельницкаго московскому государю. Договоръ, заключенный гетманомъ съ венграми и шведами, сталъ подлинно извъстенъ въ Москвъ, и царь снарядилъ въ посольство окольничаго Оедора Бутурлина и дъяка Василія Михайлова со строгимъ выговоромъ Хмельницкому.

Прежде чёмъ это носольство достигло Чигирина, Хмельницкій, чувствуя, что его здоровье день ото дня слаб'єть, собраль раду и предложиль козакамъ избрать себ'в преемника. Козаки, изълюбви къ гетману, и при томъ желая сдёлать ему угодное, избрали его шестнадцатил'єтняго сына Юрія. Хмельницкій хотя сначала отговариваль ихъ, указывая на его молодость, но потомъ согласился. Это была величайшая ошибка Хмельницкаго.

Въ началѣ іюня прибыли царскіе послы съ выговоромъ и застали гетмана до того ослабѣвшимъ, что онь едва могъ вставать съ постели. Послы, по царскому приказанію, сказали ему, что онъ забылъ страхъ Божій и присягу, дружась со шведами и Ракочи. Хмельницкій отвѣчалъ въ такомъ смыслѣ: "У насъ давняя дружба со шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди правдивые: держатъ свое слово; а царское величество помирился съ поляками, хотѣлъ насъ отдать имъ въ руки; и теперь до насъ слухъ доходитъ, что

онъ послалъ свое войско на помощь полякамъ противъ насъ, шведскаго короля и Ракочи. Мы еще не были въ подданствъ у царскаго величества, а ему служили и добра котъли. Я девять лътъ не допускалъ крымскаго хана разорять украинные города царскіе. И нынъ, мы не отступаемъ отъ высовой руки его, какъ върные подданные, и пойдемъ на царскихъ непріятелей бусурмановъ, котя бы мнъ въ нынъшней бользни дорогою и смерть приключилась—и гробъ повезу съ собою! Его царскому величеству во всемъ воля; только мнъ дивно то, что бояре ему ничего добраго не посовътуютъ: Короною Польскою не овладъли, мира не довершили, а съ другимъ государствомъ, со Швецією, войну начали!"

Выслушавши новые упреки отъ царскаго посла, Хмельницкій не сталь отвінать, извиняясь болізнью; а въ другой день, . 13 іюня, Хмельницкій, призвавши къ себъ пословъ, сказаль: "Пусть его царское величество непременно помирится со шведами; следуеть привести къ концу начатое дело съ ляхами. Наступимъ на нихъ съ двухъ сторонъ: съ одной стороны войска его царскаго величества, съ другой-войска шведскаго короля. Будемъ бить ляховъ, чтобы ихъ до конца искоренить и не дать имъ соединиться съ посторонними государствами противъ насъ. Хоть они и выбирали нашего государя на польское королевство, но это только на словахъ, а на дълъ того никогда не будетъ. Они это затъяли по лукавому умыслу для своего успокоенія. Есть свидітельства, обличающія ихъ лукавство. Я перехватиль ихъ письмо къ турецкому цезарю и отправиль его къ царскому величеству со своимъ посланцемъ".

Тъмъ не менъе, Хмельницкій, по требованію царскихъ пословъ, выдалъ приказъ Ждановичу оставить Ракочи; это повредило послъднему: успъвши уже завоевать Краковъ и Варшаву, Ракочи былъ побъжденъ поляками и отказался отъ своихъ притязаній.

Янъ-Казимиръ попытался еще разъ сойтись съ Хмельницкимъ и отправилъ къ нему пана Бенёвскаго.

- Что мѣтаетъ вамъ, гетманъ, говорилъ Хмельницкому польскій посланникъ, сбросить московскую протекцію? Московскій царь никогда не будетъ польскимъ королемъ. Соединитесь съ нами, старыми соотечественниками, какъ равные съ равными, вольные съ вольными.
- Я одной ногой стою въ могилѣ, отвѣчалъ Хмельницкій, —и на закатѣ дней не прогнѣвлю Бога нарушеніемъ обѣта царю московскому. Разъ я поклялся ему въ вѣрности, со-

храню ее до послёдней минуты. Если мой сынъ Юрій будетъ гетманомъ, никто не помёщаетъ ему заслужить военными подвигами и преданностью благосклонность его величества, но только безъ вреда московскому царю, потому что какъ мы, такъ и вы, избравши его публично своимъ государемъ, обязаны ему сохранять постоянную вёрность!"

Скоро послѣ того скончался Хмельницкій. Въ письмѣ писаря Выговскаго день его смерти означенъ 27 іюля. Лѣтопись Самовидца говоритъ, что онъ умеръ "о Успеніи св. Богоро-

дицы".

23 августа тёло Хмельницкаго было погребено, по его завещанію, въ Субботові, въ церкви, имъ построенной. Церковь эта, съ замінательно толстыми каменными стінами, существуєть до сихъ порь; но путешественникъ не найдеть въ ней могилы Хмельницкаго: польскій полководецъ Чарнецкій въ 1664 году, захвативши Суббогово, приказаль выбросить на поруганіе кости человіка, такъ упорно боровшагося противъ шляхетскаго своеволія.

Несмотря на важные промахи и ошибки, Хмельницкій принадлежить въ самымъ крупнымъ двигателямъ русской исторіи. Въ многовъковой борьбъ Руси съ Польшею, онъ далъ ръшительный повороть на сторону Руси и нанесь аристократическому строю Польши такой ударь, послё котораго этоть строй не могь уже держаться въ нравственной силь. Хмельницкій въ половинѣ XVII вѣка намѣтилъ то освобожденіе русскаго народа отъ панства, которое окончательно совершилось въ наше время. Этого мало: его стараніемъ западная и южная Русь были уже фактически подъ единою властью съ восточною Русью. Не его вина, что близорукая, невъжественная политика боярская не поняла его, свела преждевременно въ гробъ. испортила плоды его десятилетней деятельности, и на многія поколенія отсрочила дело, которое совершилось бы съ несравненно меньшими усиліями, еслибы въ Москвъ понимали смыслъ стремленій Хмельницкаго и слушали его совъты.

<del>---∞∞</del>⊗∞∞----

## VI.

## преемники богдана хмельницкаго.

Два важныхъ вопроса волновали Малороссію по смерти Богдана Хмельницкаго: одинъ политическій, другой соціальный. Первый возбуждень быль московскимь правительствомь, второй ошибками самого Хмельницкаго въ первые годы возстанія противъ Польши. Внезапное прекращение войны московскаго государства съ польскимъ, согласіе Мосевы на сдёлку съ Польшею въ то время, когда вся западная Русь уже была во власти царя-произвели въ умахъ малороссіянъ сомнёнія и тревожныя опасенія за будушую судьбу, а вмёстё съ темъ колебанія и смуты. Народные вожди не видёли подъ ногами своими никакой почвы, не знали: по какому пути имъ идти, и метались то въ ту, то въ другую сторону, увлекаясь то временными обстоятельствами, то эгоистическими видами, которые, по свойству человъческой природы, всегда берутъ верхъ, когда въ представлении нътъ опредъленнаго политическаго и общественнаго илеала.

Съ другой стороны, еще Зборовскій миръ, какъ мы уже замѣтили, положилъ начало внутреннему раздвоенію народа. Подъ знаменами Хмельницкаго единодушно поднялся весь малороссійскій народъ; всѣ хотѣли быть козаками, т.-е. вольными обывателями и защитниками свой земли; вмѣсто того изъ массы этого народа стали выдѣляться десятки тысячъ привилегированныхъ подъ исключительнымъ именемъ козаковъ. Въ этомъ было собственно возвращеніе къ прежнему польскому строю, съ тою только разницею, что прежде записывали въ козаки нѣсколькими тысячами, а теперь десятками тысячъ. Мы видѣли, что невозможность удержать народъ отъ стремленія въ козачество была одною изъ причинъ новыхъ войнъ Хмельниц-

каго съ Польшею. По присоединении Малороссии къ Московскому Государству число козаковъ было опредълено только въ 60,000. Это было привилегированное служилое сословіе, не платившее податей, пользовавшееся свободнымъ землевладениемъ и получавшее жалованье. Остальной народъ, за исключениемъ духовенства, состояль изъ мёщань, которымь давались прежнія магдебургскія права, и посполитыхь-земледёльческаго класса, неимъвшаго козацкихъ правъ. И тъ, и другіе должны были платить подати и исправлять разныя повинности. Въ договоръ Богдана Хмельницкаго выразительно сказано: "мы сами смотръ межь себя имети будемь; кто козакь, тоть будеть вольность козациую имъть, а кто пашенный крестьянинъ, тотъ будетъ дань обыклую его царскому величеству отдавать, какъ и прежде сего". Козацкіе старшины, заключавшіе договоръ, заботились только о "вольностяхъ" козацкихъ; посполитый народъ оставлялся на ихъ произволь, а между темь, въ народе осталось убъжденіе, что раздвоеніе на козаковъ и посполитыхъ произошло случайно: можебищіе (богатые и значительные) попали въ козаки, а подлейшіе (беднейшіе) остались въ "мужикахъ". Польскія понятія неизб'яжно перешли къ козацкимъ вождямъ: свобода понималась по польски; быть свободнымъ — значило имъть такія права, какихъ не имъли другіе; до способовъ устроить свободу, равную для всёхъ, никто не пытался додуматься, а между тёмъ каждый изъ народа также хотёль сдёлаться свободнымъ въ упомянутомъ смыслё, не желая свободы для своихъ собратій. При русскомъ владычествъ, положение посполитыхъ, вонечно должно было улучшиться въ томъ отношеніи, что они не были уже въ порабощеніи у пановъ; но это положение было до крайности непрочно при козацкомъ управленіи страною. Земли главнымъ образомъ были въ рукахъ козаковъ и шляхты, приставшей къ козакамъ. Всякій, когда была возможность, "займоваль" (занималь) земли, присвоиваль ихъ себъ, на основании перваго завладъния, или выпрашиваль ихъ у козацкаго начальства; посполитые хотя имели свои участки (грунты), но вся земля была войсковою и право посполитыхъ на владение землею стало зависеть отъ "войска". Козацкие ченовники и простые козаки, съ разрешенія своихъ начальниковъ, присвоивали себъ власть надъ мужичьими "грунтами"; такъ, напр., сдълавшись "державцею" надъ "маетностью" т.-е. надъ извъстнымъ округомъ земли, такой державца окаторыхъ грунты были въ округъ его маетности. Заводились такъ-называемыя "державскія слободы", т.-е. владёльцы, имёв-

шіе пустыя пространства земель, приманивали къ себъ посполитыхъ дарованіемъ льготъ, а потомъ, последніе оказывались живущими на чужой земль въ тяжелой зависимости отъ землевладёльцевъ. Въ самомъ козацкомъ привилегированномъ сословіи не могло установиться равенства. Козацкіе старшины и тъ изъ козаковъ, которымъ они покровительствовали, захватили себъ болье земель и угодій, и скоро возвысились надъ остальными своими собратіями такъ, что между козаками стали обозначаться два вида: возаки "значные" (знатные) и чернь. Интересы послёднихъ совпадали съ интересами посполитыхъ. Такой порядовъ установился окончательно не вдругъ, но начался уже во времена Хмельницкаго и, послѣ его смерти, вызываль не разъ сильную внутреннюю борьбу, которая совпадала и съ политическими вопросами. Старшины и значные козаки стремились къ тому, чтобы упрочить свои привилегін и управлять всею страною. Ихъ идеаль быль польско-шляхетскій, что соотвътствовало и тогдашней культуръ Малороссіи, выработанной подъ польскимъ вліяніемъ. По мере того, какъ они встръчали своимъ стремленіямъ сопротивленіе въ ствіяхъ и привычкахъ московскихъ властей, они, при первой возможности, готовы были измёнить Москве. Простые козаки и посполитые, напротивъ, обращали въ московской власти свои надежды и много разъ показывали склонность къ тому, чтобы въ Малороссіи московскіе порядки замінили козацко-польскіе, но при ближайшемъ столкновеніи съ московскими воеводами и великорусскими служилыми людьми, они возмущались ихъ обращеніємь, поступками и понятіями, и всь готовы были также увлечься подущеніями къ отторженію отъ московской власти. Такимъ образомъ, во всю половину XVII въка мы видимъ въ Малороссіи крайнее непостоянство, безпрерывныя волненія, смуты, междоусобія, вмішательство сосідей: все это вело край къ разоренію, упадку: народъ въ своихъ воспоминаніяхъ прозваль эту эпоху "руиною".

Богданъ Хмельницкій намѣтилъ своимъ преемникомъ своего сына, совершенно неспособнаго юноту. Только изъ угожденія въ нему, да изъ привычки повиноваться его волф, козаки ему не перечили въ этомъ. Но такое избраніе было новостью въ козацкомъ обществъ: у нихъ въ гетманы выбирали людей, прежде чѣмъ нибудь заслужившихъ уваженіе. Тогда между козацкими старшинами первое мѣсто занималъ писарь Хмельницкаго, Выговскій; онъ находился въ родствъ съ Хмельницкимъ, такъ какъ братъ его, Данило, былъ женатъ на дочери Хмельницкаго. Козацкіе старшины и полковники уговорили несовершеннолът-

няго Юрія отказаться отъ гетманства до времени и выбрали гетманомъ Выговскаго. Но противъ Выговскаго поднялся соперникъ, полтавскій полковникъ Мартынъ Пушкарь, потому что ему самому хотвлось захватить булаву. Съ одной стороны, онъ посылаль въ Москву доносы на Выговскаго, а съ другой -- собираль противъ него ополчение изъ посполитыхъ, объщая имъ козачество. Предшествовавшія войны накопили много б'єднаго народа, жившаго изъ-за куска хлеба на винокурняхъ и пивоварняхъ у богатыхъ; они бросились подъ знамена Пушкаря въ надеждъ попасть въ козаки. Московское правительство колебалось, не знало кому върить, а между тъмъ, своими поступками возбуждало между старшиною боязнь за ея права. По козацкому духу желательно было, чтобъ козачество расширялось; оно тогда распространялось въ Литев; но московские воеводы, по царскому приказанію, препятствовали этому расширенію, возвращали самовольно называвшихся козаками въ посполитыхъ, били ихъ кнутомъ и батогами. Наступалъ тогда выборъ митрополита и царскій посланникъ Бутурлинъ заявилъ желавіе, чтобы новый кіевскій митрополить быль подчинень московскому патріарху. Не понравилось Выговскому, когда онъ, въ своемъ письмъ къ царю назвавши козаковъ "вольными" подданными, получилъ за это выговоръ и приказаніе называть козаковъ "в'яными", а не вольными подданными Наконецъ московское правительство, подъ предлогомъ обороны, хотвло, кромв Кіева, посадить своихъ воеводъ еще по другимъ городамъ и оставить вездъ самоуправленіе однимъ козакамъ и мъщанамъ, а весь остальной народъ подчинить суду воеводъ и дьяковъ. Все это раздражало Выговскаго и волновало умы. Противники московской власти разсёявали въ народъ тревожные слухи, будто Москва хочетъ оставить самое незначительное число козаковъ и ввести свое управленіе, но, когда эта въсть производила волнение между знатными козавами, посполитые, недовольные своимъ сословнымъ пониженіемъ, а съ ними и черные козаки, кричали, что будетъ хорошо, если введутся воеводы, и будуть всё равны, хотя вмёстё съ тъмъ и они боялись, чтобы воеводы не нарушили обычаевъ и не погнали людей насильно въ Московщину. Въ это время началь действовать человекь, достигшій впоследствій важнаго Филимоновъ. Онъ значенія. Это быль ніжинскій протопоць тайно писаль въ Москву доносы на старшинъ, выставлялъ свою преданность государю, совътоваль поскорте прислать воеводъ и захватить все управленіе края. Московское правительство не отважилось на такую рёшительную мёру. Между Выговскимъ и Пушкаремъ произопла открытая междоусобная

война. Московскіе гонцы вздили и къ Выговскому, и къ Пушкары, стараясь помирить ихъ; Пушкарь, чтобы поддвлаться къ Москвв, самъ заявляль желаніе о присылкт воеводъ. Выговскій просиль помощи ратныхъ людей для усмиренія Пушкаря, не получаль ея и жаловался, что Москва мирволить его врагу. Наконецъ, въ іюнт 1658 года Выговскій самъ, безъ пособія царскаго войска, уничтожиль Пушкаря. Последній паль въ битвт подъ Полтавою. Посполитые, составлявшіе войско Пушкаря, толнами убъгали на поселенія въ украинныя земли Московскаго Государства и на Вапорожье.

Съ этихъ поръ возникли у гетмана Выговскаго нескончаемыя пререканія съ московскимъ правительствомъ. Выговскій въ разтоворъ съ московскими гонцами упревалъ Москву, будто она тайно поджигала противъ него Пушкаря и снова поддерживаетъ волненіе между посполитыми, кричаль, вмъсть со своими полковниками, что ни за что не допустить введенія воеводь, и прямо выразился, что подъ польскимь королемъ козакамъ было луч-ше. Между тёмъ въ Кіевъ, вмёсто Бутурлина, прибылъ другой воевода, Василій Борисовичь Шереметевь, человікь подозрительный, склонный видёть во всемъ измёну; онъ началь сажать въ тюрьму кіевскихъ козаковъ и мѣщанъ. Это подало новый поводъ къ ропоту. Поляки, увидевши, что между козаками неладно, подослали къ Выговскому ловкаго пана Бенёвскаго, который всёми способами вооружаль козаковъ противъ Москвы и сулиль имъ большія блага, если они соединятся съ Польшею. Ему помогъ, тогда жившій въ Украинь, человыкъ пріобрывшій большое вліяніе и надъ гетманомъ Выговскимъ и надъ старшиною —Юрій Немиричъ. Онъ принадлежаль къ древней русской фамиліи и быль хорошо образовань. Въ молодости онъ написаль сочинение, за которое его обвинили въ аріанствв, ушелъ за границу и лътъ десять пробыль въ Голландіи. Возвратившись въ отечество во время возстанія Хмельницкаго, онъ присталь къ козакамъ, сблизился съ Богданомъ, а теперь, послѣ его смерти, сталъ руководить Выговскимъ. Въ бытность свою въ Голландін, Немиричъ усвоилъ тамошнія республиканскія понятія, составиль себ'є идеаль федеративнаго союза республивь и хотвль примвнить его къ своему отечеству. Подъ его вліяніемъ, у Выговскаго и у старшинъ составился планъ соединить Украину съ Польшею на федеративныхъ основаніяхъ, сохранивши для Украины права собственнаго управленія. Къ этому ша-гу побуждали тогданнія отношенія между Польшею и Московскимъ Государствомъ.

Вопросъ о соединении Польши съ Москвою оставался еще

нервшеннымъ. Такъ или иначе, обв стороны думали покончить соединеніемъ. Въ іюль 1658 года собирали въ Польшь сеймъ съ ръшительнымъ намъреніемъ утвердить дружественную связь съ московскимъ народомъ. Король, призывая чины Ръчи-Посполитой на этотъ сеймъ, писалъ заранъе въ своемъ универсаль, что предстоить важный вопрось "образовать вычный миръ, связь и союзъ непоколебимаго единства между поляками и москвитянами, двумя сосъдними народами, происходящими отъ одного источника словянской крови и мало различными по въръ, языку и нравамъ". Въ виду такого великаго предпріятія, Украинъ предстояла важная задача; такъ или иначе-для нея близка была возможность быть соединенною съ Польшею, а потому всего лучше казалось заранже предупредить грядущее соединение Польши съ Московскимъ Государствомъ и соединиться съ Польшею на правахъ свободнаго государства, такъ что, если Польша устроить свое соединение съ Московскимъ Государствомъ, Украина войдетъ въ этотъ союзъ особымъ государственным теломъ. Выговскій даль тайно согласіе принять королевскихъ коммиссаровъ, которые прибудутъ въ Украину для переговоровъ; но прежде чемъ они прибыли, въ августе Выговскій уже началь непріязненныя дійствія противь московскихъ людей. Онъ послаль брата своего Данила выгнать Шереметева изъ Кіева. Предпріятіе это не удалось; козаки были отбиты. Шереметевъ началь казнить виновныхъ и подозрительныхъ.

Между тъмъ возстание посполитыхъ, поднятое Пушкаремъ, вспыхнуло противъ Выговскаго снова около Гадяча. Выговскій отправился усмирать его и, здёсь 8 сентября, собраль радуизъ козацкихъ старшинъ, полковниковъ, сотниковъ и значныхъ козаковъ. Явились польскіе коммиссары: Бенёвскій и Евлашевскій. Бенёвскій говориль козакамь річь, браниль Москву, увіряль, что у москалей другая въра, чъмъ у козаковъ, чтомоскали не дозволятъ имъ свободно приготовлять водку, медъ и пиво, прикажутъ надъвать московскіе зипуны и лапти, запретять носить сапоги и впоследстви стануть переселять козаковь за Белоозеро; а съ другой стороны, объщалъ имъ счастьевъ союзъсъ Польшею. Теперь, --- го-вориль онь, - не будеть болье рабства: строгій законь не допустить панамь своевольствовать надь подданными. После такой ръчи, быль составлень договорь, извъстный въ исторіи нодъ названіемъ «Гадяцкаго». Украина (нынёшнія губерніи: полтавская, черниговская, кіевская, восточная часть волынской и южная подольской) добровольно соединялась съ Польшею на правахъ самобытнаго государства подъ названіемъ "великаго княжества русскаго". Верховная исполнительная власть должна была нахо-

диться въ рукахъ гетмана, избраннаго пожизненно и утвержденнаго королемъ. Великое княжество русское должно было имъть свой, верховный трибуналь съ дёлопроизводствомъ на русскомъ языкв, своихъ государственныхъ сановниковъ, свое казначейство, свою монету, свое войско, состоящее изъ 30,000 козаковъ и 10,000 регулярныхъ. Унію объщали окончательно уничтожить. Положено было завести двв академіи съ университетскими правами—въ Кіевъ и въ другомъ мъстъ, гдъ окажется удобнымъ; кромъ того, въ разныхъ мъстахъ—училища, безъ ограниченія числомъ; объявлялось совершенно вольное книгопечатаніе. Наконецъ, гетманъ могъ представлять ежегодно королю козаковъ для возведенія ихъ въ шляхетское достоинство, съ темь, чтобы число ихъ изъ каждаго полка не было выше 100 человъкъ. Но относительно правъ владъльцевъ насчетъ тъхъ посполитыхъ, которые будуть жить на ихъ земляхъ, не постановлено было правиль, вромъ того, что владъльцамъ не дозволялось держать дворовой команды.

Вследь затемь Выговскій готовился напасть снова на Шереметева, а вийсти съ тимъ посылаль въ Москву письма,

въ которыхъ увъряль даря въ своей върности.

Но ему болье не върили. Въ ноябръ Ромодановскій вступилъ
въ Малороссію съ войскомъ. Посполитые, хотъвшіе быть козаками, ополчились и приставали въ нему. Ромодановскій выбраль другого гетмана, Безпалаго. На левой стороне Днепра началось междоусобіе, продолжалось все лето и весну следующаго 1659 года. На помощь Ромодановскому весною прибыло новое войско нодъ начальствомъ Трубецкаго, и цёлыхъ два мёсяца осаждало въ Конотопскомъ замкё нёжинскаго полковника Гуляницкаго. Тъмъ временемъ Выговскій пригласиль крымскаго хана, съ его помощью напаль 28 іюня на Трубецкаго и разбиль его на голову. Трубецкой ушель, а другой воевода, Семень Пожарскій, потерявши все свое войско, быль взять въ плінь, приведень къ хану, безстрашно обругаль хана по-московски и плюнуль ему въ глаза. Ханъ приказаль изрубить его. Такимъ образомъ, Выговскій выгналь великороссіянь изъ Малороссіи; остался только Шереметевъ, который въ отомщение приказалъ варварски истреблять мъстечки и села около Кіева, не щадя ни стараго, ни малаго. Трубецкой нъсколько времени послъ своего пораженія не могъ двинуться въ Малороссію: въ войскі его сділался бунть, насилу укрощенный при содійствіи Артамона Матвівева.

. Дело Выговскаго оказалось непрочнымъ не отъ москов-

скихъ войскъ, а отъ народнаго несочувствія.

Еще въ мат 1659 года, въ Варшавт на сеймт, король и вст

чины Рфчи-Посполитой утвердили присягою Гадяцкій договоръа козацкіе посланники, прівхавшіе для этого дёла, были возведены въ шляхетское достоинство. Въ какой степени тогдашніе чины Ръчи-Посполитой, подъ вліяніемъ іезуитскаго ученія, не стѣснялись произнесеніемъ ложной присяги, показываеть то, что, по извѣстію польскихъ историковъ, Бенёвскій, заключившій Гадяцкій договоръ, уговориль сенаторовъ согласиться на него, въ видахъ прайней необходимости, съ намъреніемъ его нарушить, какъ только Польша оправится отъ понесенныхъ ударовъ и приберетъ Украину къ рукамъ. Украинскій народъ не прельстился этимъ договоромъ: всякое соединеніе съ Польшею, подъ какимъбы то ни было видомъ, стало для него омерзительнымъ. Вспыхнуло возстаніе въ Нѣжинѣ, подъ руководствомъ протопопа Филимонова и полковника Золотаренка, потомъ-въ Переяславлѣ подъ начальствомъ полковника Тимооел Цыцуры и Сомка; затемъ-въ Остръ, въ Черниговъ и въ другихъ городахъ. Юрій Немиричъ приняль-было начальство надъ регулярнымъ войскомъ, состоявшимъ изъ поляковъ, нѣмцевъ и козаковъ; взволнованный народъ перебиль все его войско; Немирича догнали и изрубили въ куски. Въ Січи, атаманъ Сірко подняль всёхъ запорожцевъ и провозгласиль атаманомъ Юрія Хмельницкаго. Въ самомъ Чигиринѣ, гдѣ находился Выговскій, вспыхнуло возстаніе; Выговскій едва уб'яжаль оттуда.

Выговскій назначиль генеральную раду подъ містечкомь Германовкою; туда же его противники привели Юрія Хмельнипкаго. Выговскій приказаль было на этой радв читать Гадяцкій договоръ, но козави подняли шумъ, крикъ; старшины увидёли, что имъ не сдобровать, и пристали къ большинству; чтецовъ договора изрубили въ куски; Выговскій бѣжалъ, а потомъ, по требованію козаковъ, прислалъ свою булаву.
Козаки выбрали гетманомъ Юрія Хмельницкаго.
Въ октябрѣ собрана была новая рада въ Переяславлѣ и при-

бывшій туда съ царскимъ наказомъ князь Трубецкой утвердилъ Юрія въ санъ гетмана, но съ нъвоторыми важными ограниченіями противъ прежняго договора съ Богданомъ Хмельницкимъ: гетманъ не имълъ права принимать иноземныхъ пословъ, вступать съ къмъ либо въ войну безъ воли государя, не могъ назначать въ полковники иначе, какъ съ совъта всей козацкой черни. Козацкіе старшины всёми силами старались избъгнуть этихъ прибавокъ, но не могли преодолёть настойчивости московскаго военачальника и его товарищей. Козацкіе старшины сильно домога-лись, чтобы никому изъ малороссіянъ не позволять сноситься съ Москвою помимо гетмана; и на это не согласились; право же

сноситься прямо съ Москвою, давало возможность недругамъ гетмана и старшинъ прямо посылать доносы въ московскіе приказы, а московское правительство чрезъ то могло имъть тайный над-зоръ за дълами Малороссіи. Московскіе воеводы были носажены въ нъскольвихъ малорусскихъ городахъ: Кіевъ, Переяславлъ, Нъжинъ, Черниговъ, Брацлавлъ и Умани. Для посполитаго народа, который такъ усердно противодъйствовалъ кознямъ Выговскаго въ пользу Москвы, не сделали ничего; напротивъ, освободивши козаковъ отъ постоя и подводъ, наложили эти повинности на посполитыхъ и лишили ихъ права производства напитковъ, которое предоставлялось козакамъ.

Этотъ новый договоръ съ Москвою естественно не быль посердцу старшинѣ и значнымъ козакамъ, которые видѣли, что Москва прибираеть ихъ къ рукамъ; не могъ онъ довольствовать и массу народа, который опять увидёль свои надежды на уравненіе правъ разрушенными. Договоръ этотъ быль пріятень только для отдёльныхъ лицъ, которыя могли обращаться прямо въ Москву и выпрашивать себъ разныя льготы и пожалованія: кто на грунтъ, кто на домъ или мельницу. Вздили въ Москву полковники со своей полковою старшиною, вздили духовные, вздили войты съ мъщанами; всъ получали разныя милости и подачки: соболи, кубки и пр. Прівзжихъ малороссіянъ въ Москвъ обыкновенно разспрашивали и записывали ихъ разспросныя ръчи. Смекнувши, что такимъ путемъ можно получать выгоды, малороссы повадились писать въ Москву другъ на друга доносы: себя выхваляли, другихъ чернили.

Польша оправилась. Война съ Московскимъ Государствомъ опять возобновилась. Московское войско уже потерпило пораженіе въ Литвъ. Поляки шли отбирать отъ Москвы Украину. Главный предводитель московскихъ войскъ въ Украинъ Шереметевъ, по совъту переяславскаго полковника Цыцуры, задумаль предупредить поляковь и решился идти на Волынь въ польскія владінія; съ нимъ же долженъ быль идти Юрій Хмельницкій съ козаками. Шереметевъ, человъкъ высокомърный и суровый, успёль раздражить противь себя и козаковъ и духовныхъ, и наконецъ самого Хмельницкаго, своими ръзкими выходками и сифсивостью: "этому гетманишкф, —сказалъ о Хмельницкомъ Шереметевъ, претъ лучше гусей пасти, чёмъ гетмановать".

Во второй половин'й сентября 1660 г. двинулось по направленію къ Волыни московское войско. Хмельницкій съ козаками шель по другой дорогъ. Поляви, подъ начальствомъ Любомирскаго и Чарнецкаго, напали на московское войско, нанесли ему

пораженіе и осадили подъ мѣстечкомъ Чудновомъ; потомъ, по-ляки вмѣстѣ съ татарами, 7 октября, напали на козацкій обозъ подъ мѣстечкомъ Слободищемъ за нѣсколько верстъ отъ Чуднова. Юрій Хмельницкій пришель въ такой страхъ, что тогда же даль объщаніе цойти въ чернецы. Въ козацкомъ обозъ произошла безладица. Многіе старшины сердились за стёсненіе ихъ правъ по договору, заключенному въ Переяславлъ: не хотѣли служить Москвѣ, злились на Шереметева и говорили, что лучше помириться съ поляками. Въ польскій лагерь отправился посломъ отъ войска Петръ Дорошенко, который замвчательно умълъ сохранить тогда свое достоинство предъ полявами. Предлагая Любомирскому миръ, онъ не позволиль польскому пану кричать на себя и сказаль: "мы добровольно предлагаемъ вамъ миръ, забудьте старую ненависть, а не то—у насъ есть само-палы и сабли". 18 октября козаки съ поляками постановили договоръ на условіяхъ Гадяцкаго трактата, но только за исключеніемъ одного пункта, касающагося великаго княжества русскаго, самаго главнаго въ этомъ договоръ.

Покончивши съ козаками, поляки осадили московское войско. Время было дождливое; боевыхъ и съёстныхъ припасовъ у рус-скихъ недоставало. Переяславскій полковникъ Цыцура со своими козаками измёниль и передался полякамь. Эти обстоятельства принудили Переметева положить оружіе. Поляки заключили съ ними договоръ, подобный тому, какой нѣкогда заключили съ Шеннымъ. Московское войско выпускалось съ условіемъ положить оружіе и знамена къ ногамъ польскихъ пановъ, а потомъ-ручное оружіе имъ возвращалось; сверхъ того, Шереметевъ обязался вывести русскія войска изъ всёхъ малороссійскихъ городовъ. Но когда русскіе положили оружіе, поляви отдали ихъ на разграбленіе и на ръзню татарамъ; самого Шереметева выдали татарскому предводителю султану Нуреддину въ плънъ, а другихъ великорусскихъ предводителей увели въ Польшу.

Такимъ образомъ, вся козацкая страна праваго берега Дивпра опять подчинилась Польшь. На львой сторонь полтавскій, прилуцкій и миргородскій полки также не хотіли подчиняться Москвъ; но полковники-переяславскій Сомко и нъжинскій Золотаренко (оба были турья Богдана Хмельницкаго), стояли за царя и въ короткое время привели къ послушанію всю ліво-бережную Украину. Юрій Хмельницкій нісколько разъ пытался проникнуть на лѣвый берегъ, но былъ отбиваемъ Сом-комъ, который сдѣлался наказнымъ гетманомъ.
Съ этихъ поръ на обѣихъ сторонахъ Днѣпра происходили

долго смуты. На правой народъ ненавидёлъ поляковъ и склонялся

къ подданству царю, старшина и полковники колебались; молодой гетманъ не въ состояніи быль ладить съ подчиненными;
наконецъ, чувствуя и сознавая свою неспособность, онъ созваль
козаковъ на раду подъ Корсуномъ и объявилъ, что не въ силахъ управлять козаками, что Богъ ему не далъ отцовскаго
счастья, и онъ по этому хочетъ удалиться отъ міра: 6 января
1663 года онъ постригся. Вмѣсто него получилъ гетманство,
путемъ интригъ и подкупа, Павелъ Тетеря, бывшій при Хмельницкомъ переяславскимъ полковникомъ, двоедушный эгоистъ,
думавшій только о своей наживѣ, прежде въ Москвѣ выставлявшій свою вѣрность царю, а теперь ставшій сторонникомъ
ноляковъ, потому что увидѣлъ силу на ихъ сторонѣ. Онъ женился на дочери Хмельницкаго, Стефанидѣ, вдовѣ Данила
Выговскаго. Этотъ бракъ далъ ему значеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ
большія денежныя средства.

На лѣвой сторонѣ Днѣпра Сомко добивался гетманства. Золотаренко хотѣлъ его достать себѣ. Другъ на друга писали они въ Москву доносы, и въ Москвѣ не знали, кому вѣрить. У Золотаренка явился тогда ловкій и сильный помощникъ. Протопопъ Максимъ Филимоновъ много разъ уже писалъ въ Москву донесенія о малороссійскихъ дѣлахъ и пріобрѣлъ у бояръ довѣріе; наконецъ, лично прибылъ онъ въ Москву и такъ умѣлъ поддѣлаться къ боярину Ртищеву, что принявши монашество, былъ посвященъ, при содѣйствіи этого боярина, въ санъ епископа мстиславскаго и оршинскаго, подъ именемъ Менодія и даже назначенъ былъ блюстителемъ митрополичьяго престола, несмотря на то, что тогда еще живъ былъ митрополитъ Діонисій Балабанъ. Московское правительство не хотѣло признавать Діонисія въ его санѣ за то, что Діонисій, въ санѣ митрополита кіевскаго, не хотѣль принимать благословеніе отъ московскаго патріарха.

Вслёдь за тёмь въ Малороссіи явился третій искатель гетманства: то быль Иванъ Мартыновичъ Бруховецкій, нёкогда бывшій слугою у Хмельницкаго и сдёлавшійся кошевымъ атаманомъ въ Запорожской Січи. Онъ пріобрёлъ большую любовь запорожцевь и получилъ новый, еще небывалый чинъ—кошевого гетмана. Этотъ ловкій и пронырливый человёкъ избралъ самые удачные пути для достиженія первенства. Съ одной стороны, онъ писаль въ Москву самыя униженныя письма и подаваль надежду, что если онъ сдёлается гетманомъ, то подчинить Малороссію тёснёе московской власти; вмёстё съ тёмъ онъ расположилъ къ себя и Менодія. Съ другой стороны, Бруховецкій показываль себя сторонникомъ простыхъ бёдныхъ козаковъ и посполитаго народа. Ему была вполнё сподручна такая роль, потому что

Запорожье, послъ смерти Пушкаря, сдълалось притономъ тъхъ, которые, не будучи записанными въ козацкій реестръ, хотели быть козаками. Его запорожскіе агенты разсвялись по Малороссіи, настроивали народъ въ его пользу, увъряли, что съ его гетманствомъ настанетъ всеобщее козачество, возбуждали чернь противъ значныхъ. У народа возникло стремление грабить богатыхъ и значныхъ: ихъ достояніе считали плодомъ обдирательства народа. Явилось требованіе, чтобы новаго гетмана выбрали на такъ-называемой "чорной радъ", т.-е. на такой, гдъ бы участвовала вся громада народа. Менодій, прежде дружившій съ Золотаренкомъ, открыто перешель на сторону Бруховецкаго и старался за него передъ московскими боярами. Тогда Золотаренко, видя, что ему не быть гетманомъ, примирился съ Сомкомъ и началь, заодно съ другими полковниками, стараться о томъ, чтобы на предстоящей радъ быль выбрань Сомко. Но было уже поздно. Примиреніе это не помогло партіи значныхъ. Меоодій усиленно дъйствоваль въ Москвъ за Бруховецкаго, представляль Сомка и Зологаренка тайными сторонниками поляковъ и увъряль, что если выберуть Сомка, то последуеть измъна. Притомъ же самъ Сомко не полюбился Москвъ, потому что постоянно жаловался на обиды, причипяемыя великорусскими ратными людьми малоруссамъ, и вообще передъ царскими посланцами держаль себя вольнымь человъкомь. Московское правительство рѣшило собрать всенародную или чорную раду и утвердить гетманомъ того, кого на ней выберутъ. Съ этой целью отправленъ былъ въ Малороссію князь Великогагинъ.

Рада назначена была въ іюнь, въ Ньжинь. Бруховецкій, черезъ своихъ запорожцевь, нагналъ туда огромныя толны чорнаго народа, шедшаго съ ненавистью къ богатымъ и значнымъ и съ надеждою ихъ грабить. Мееодій находился неотлучно при царскомъ посланникь. Московское войско, состоявшее главнымъ образомъ изъ иноземцевъ, прибыло также на раду. 17 іюня, на восходь солнца, открылась рада чтеніемъ царской грамоты. Не успыль князь Великогагинъ окончить чтенія, какъ поднялось смятеніе: одни провозглашали гетманомъ Сомка, другіе—Бруховецкаго. Дъло дошло до драки. Тогда московскій полковникъ, ньмецъ Страсбургъ, разогналъ дерущихся, пустивши въ нихъ ручныя гранаты. За Бруховецкаго было большиство. Сомко убъжалъ. Народъ бросился на возы старшинъ и значныхъ козаковъ и ограбиль ихъ. Сомко и другіе полковники и старшины, числомъ до пятидесяти человъкъ спаслись отъ народной злобы тъмъ, что прибъгли къ помощи князя Великогагина

и московскій бояринь отправиль ихъ подъ стражею въ нажинскій замокъ.

На другой день князь Великогагинъ утвердилъ Бруховецкаго гетманомъ. Три дня, съ въдома Бруховецкаго, продолжались насилія, безобразное пьянство, грабежи. Худо приходилось всякому, кто только носиль красный кармазинный жупань; многіе только тъмъ и спаслись, что одълись въ сермяги. По истечени трехъ льготныхъ дней, Бруховецкій приказаль прекратить безчинства, но они еще долго проявлялись по разнымъ мъстамъ.

Съ утвержденіемъ Бруховецкаго въ гетманскомъ достоинствъ, всъ старшины и полковники были новые, поставленные изъ запорожцевъ; каждому полковнику дана была особая стража. На Украинъ настало господство людей прежде бъдныхъ, ничтожныхъ: теперь они вдругъ сделались господами и, упоенные непривычнымъ достоинствомъ, не знали мёры своимъ прихотямъ и самоуправству. Народъ, обольщенный мечтою козацкаго равенства, быль жестоко обмануть; ть, которые кричали противь значныхь и богатыхь, сделавшись сами значными и богатыми, налегли на громаду народа еще съ большею тягостью, чъмъ прежніе значные.

Новий гетманъ представилъ правительству своихъ низверженных противниковъ царскими измѣнниками. Ихъ приказано судить войсковымъ судомъ. Но судьями были враги подсудимыхъ. 18 сентября, въ Борзнѣ, отрубили голову Сомку, Золотаренку и еще нѣсколькимъ человѣкамъ; другихъ отправили

въ оковахъ въ Москву, а оттуда въ Сибирь. Это были первые малоруссы, сосланные въ Сибирь.

Съ этихъ поръ въ Малороссіи сдёлалось распаденіе на два гетманства, продолжавшееся до паденія козачества на правой сторонь Днъпра. Оно временно отразилось и на церковномъ строъ. Діонисій Балабанъ умеръ въ Чигиринъ, гдъ была столица гетманства правой стороны Днъпра; на мъсто его былъ избранъ Іоснфъ Нелюбовичъ-Тукальскій, епископъ могилевскій. Московское правительство не признавало его, продолжало именовать блюстителемъ митрополіи Менодія и хлопотало о возведении последняго въ санъ митрополита, но константинопольскій патріархъ не соглашался на это.

Успёхи подяковъ въ войне съ Московскимъ Государствомъ побудили короля Яна-Казимира сдёлать покушение на подчинение себь и Украины леваго берега Днепра. Въ январе 1664 года онъ двинулся черезъ Днёпръ. Съ нимъ должны были идти и козаки, подъ начальствомъ своего гетмана Тетери и союзные татары. Города сдавались на лѣвой сторонѣ. Только мѣстечко Салтыкова Дѣвица обороналось отчанно, и всѣ жители были истреблены. Король дошель до Глухова, стояль подъ нимъ пять недѣль и не могъ взять его. Здѣсь въ польскомъ лагерѣ былъ разстрѣлянъ, по подозрѣнію въ измѣнѣ, козацкій полковникъ Иванъ Богунъ, одинъ изъ храбрѣйшихъ сподвижниковъ Богдана Хмельницкаго. Между тѣмъ запорожцы, подъ начальствомъ Сірка и Сулимы, бывшіе въ тылу короля, начали отбирать козацкіе города на правой сторонѣ Днѣпра. Это побудило короля удалиться на правый берегъ Днѣпра.

Польскій польоводець Чарнецкій разбиль Сулиму, а польскій польовникь Маховскій схватиль бывшаго гетмана Выговскаго, носившаго званіе кіевскаго воеводы, и разстрівляль его по наущенію Тетери, обвинявшаго Выговскаго въ наміреніи передаться Мосьві. По всему видно, что Выговскій дійствительно быль въ соумышленіи съ Сіркомь: раздраженный противъ Москвы, страшась отъ нея порабощенія для Малороссіи, онъ примирился съ поляками въ надеждів дать своей родинів независимость и свободу въ томъ видів, въ какомъ она была доступна его понятіямь, но быль жестоко обмануть; собственное возвышеніе не удовлетворяло его; и вотъ онъ еще разь отважился на возстаніе и преждевременно погибъ, не успівши ничего сдівлать.

Не ограничиваясь этимъ, Тетеря обвиниль въ измѣнѣ митрополита Іосифа Тукальскаго и своего шурина Юрія Хмельницкаго, носившаго въ постриженіи имя Гедеона. Король приказаль отправить обоихъ въ Маріенбургскую крѣпость, гдѣ они просидѣли два года.

Бруховецкій, по уходѣ короля, самъ перешелъ за Днѣпръ, взядъ Каневъ, Черкасы, но потомъ отступилъ назадъ, а Чарнецкій опять принудилъ къ повиновенію отпавшіе отъ Польши города и мѣстечки, вошелъ въ Субботово и выбросилъ изъ могилы кости Богдана Хмельницкаго. Вскорѣ самъ Чарнецкій былъ раненъ въ одной стычкѣ и сошелъ съ поля дѣйствій.

Гетманъ Тетеря своро убъдился, что ему не сладить съ козаками и не удержать Украины подъ властью Польши. Онъ поспъшилъ забрать войсковую казну и бъжалъ съ женою въ Польшу; но дорогою Сірко отбилъ у него казну 1). На его мъсто въ Украинъ одна партія, при помощи орды, избрала Стефана Опару, а другая, также съ помощію татаръ, низвергла Опару и посадила гетманомъ Петра Дорошенка: это произошло въ 1665 году.

Съ этихъ поръ до 1677 года исторія южнорусскаго козаче-

<sup>1)</sup> У Тетери въ Польшѣ выманили всѣ деньги, какія онъ привезъ изъ Украини; онъ, какъ говорятъ, удалился въ Турцію, гдѣ умеръ въ бѣдности.

ства, главнымъ образомъ, вращается около этойличности. Постоянною цёлью стремленій Дорошенка было соединить Украину подъ единою властью и сплотить козацкія силы; онъ не терпёлъ поляковъ, ни за что не хотёлъ, чтобы Украина оставалась подъ ихъ властью; всегда изъявлялъ готовность находиться подъ властью Москвы, но не иначе, какъ съ соблюденіемъ правъ самобытности для Малороссіи, съ тёмъ, чтобы московское правительство не посылало туда своихъ воеводъ, не мёшалось во внутреннія дёла и обращалось съ козаками, какъ съ народомъ вольнымъ. Обстоятельства препятствовали ему со всёхъ сторонъ къ достиженію такого политическаго идеала, и онъ долженъ былъ вести тяжелую напрасную борьбу съ ними.

Осенью 1665 года, Бруховецкій отправился въ Москву, тамъ быль принять съ большимъ почетомъ, пожалованъ бояриномъ, женился на боярской дочери и получиль богатую вотчину отъ царя, близъ Стародуба, сотню Шептаковскую, занимавшую много сель и деревень, а прівхавшіе съ нимъ полковники пожалованы въ дворяне. Желая угодить Москвъ, Бруховецкій самъ изъявляль желаніе уничтожить м'єстныя привилегіи края: такъ, наприм'єрь, онъ подавалъ совътъ уничтожить привилегіи малороссійскихъ городовъ, увърялъ, что мъщане тянутъ на польскую сторону, что между ними бъдные истощаются отъ поборовъ и подводъ, а купцы и богатые на счеть бъдныхъ наживаются; предложиль умножить великорусскихъ воеводъ, ввести кабапкую продажу вина, сдёлать перепись народу, установить на великороссійскій образець цёловальниковъ и прислать митрополита изъ Москвы, вмёсто выборнаго вольными голосами. Чрезъ все это, по возвращения въ Украину, въ началъ 1666 года, Бруховецкій очутился въ непріязненномъ отношеніи во всей Малороссіи. Козакамъ не нравилось производство его въ бояре, "у насъ прежде бояръ не бывало, -- говорили они: -- черезъ него у насъ всв вольности отходятъ ". Полковники, пожалованные въ дворяне, боялись показать передъ козаками, что дорожать своимь новопріобретеннымь званіемь. Одинъ изъ нихъ говорилъ: "мнъ дворянство не надобно; я по старому козакъ!" Епископъ Менодій былъ раздраженъ предположеніемъ посылать митрополита изъ Москвы; малороссійское духовенство раздёляло его неудовольствіе. Раздраженіе усилилось, когда прівхали новые московскіе воеводы во всв значительнъйміе города 1), и съ ними ратные люди; Бруховецкій хлопоталь, чтобъ ихъ было поболже; пріжхали переписчики, стали це-

<sup>1)</sup> Кромѣ Кіева, Переяславля и Пѣжина, гдѣ уже были московскіе воеводы—въ Прилуки, Лубны, Гадячъ, Миргородъ, Полтаву, Батуринъ, Глуховъ, Сосницу, Новгородъ-Сѣверскій и Стародубъ.

реписывать всёхъ людей по городамъ и селамъ, и облагать данью. Въ городахъ изъ мъщанъ установили цъловальниковъ для сбора парскихъ доходовъ. Великороссіяне начали дурно обращаться съ жителями: "полтавскій воевода, — жаловались козаки, — бранить насъ скверными словами (что особенно раздражало малороссіянъ): когда вто придетъ въ нему — плюетъ на того, велитъ день-щикамъ выталкивать въ-зашею..." Во многихъ мёстахъ жаловались на большіе поборы, на наглость и грабежь, на оскорбленіе женщинъ и дівиць и т. п. Самъ гетманъ быль чрезвычайно корыстолюбивъ, жестокъ и, надъясь на покровительство Москвы, не зналь предёловь своему произволу; его полковники также отличались наглостью и грабительствами. Терпвніе народа было непродолжительно, вспыхнуло возмущение разомъ въ нёсколькихъ городахъ, начали убивать московскихъ ратныхъ людей. Въ Переяславий убили возацкаго полковника Ермоленка, сожгли городъ, перебили ратныхъ людей; самъ царскій воевода едва спасся. Бруховецкій возбуждаль къ себ'в общее омерзиніе; распространилось желаніе поступить подъ власть Дорошенка.

Въ 1667 году заключено было Андрусовское перемиріе и стало новою, сильнъйшею причиною волненія. Нащокина признавали малороссіяне главнъйшимъ врагомъ своимъ, толковали, что, по его наущенію, московскій царь съ польскимъ королемъ примиряется для того, чтобы истребить козаковъ; запорожцы, болье другихъ отважные и ръшительные, поймали царскаго посланника Ладыженскаго, ъхавшаго въ Крымъ, и убили.

Съ самаго прівзда Бруховецкаго, народъ не хотвлъ платить податей и разныхъ пошлинъ, введенныхъ на великороссійскій образецъ. Козаки грабили и били сборщиковъ; но въ то же время и между малоруссами была безладица: мѣщане и крестьяне дрались съ козаками, которые, по приказанію гетмана и полковниковъ, собирали для послѣднихъ поборы. Всѣ, тѣмъ не менѣе, сходились въ томъ, что не терпѣли гетмана.

Менодій, прежде главный виновникъ возвышенія Бруховецвецкаго, сдёлался его врагомъ и наговаривалъ па Бруховецкаго въ своихъ письмахъ къ московскимъ боярамъ. Бруховецкій съ своей стороны писалъ въ Москву доносы на Менодія. Находясь на соборѣ, осудившемъ Никона, Менодій замѣтилъ, что съ нимъ въ Москвѣ обращаются уже не такъ милостиво, какъ прежде, и воротившись въ Малороссію предложилъ мировую гетиану и сталъ подущать его къ измѣнѣ парю. Бруховецкій увидѣлъ, что зашелъ далеко, что козаки, раздраженные противъ Москвы, считаютъ его главнымъ виновникомънасилій, которыя терпитъ Малороссія отъ московскихъ людей; поправить дело казалось возможно, только скорейшей измёной Москве. Бруховецкій прежде всего сослался съ Дорошенкомъ. Последній, вмёсте съ митрополитомъ Тукальскимъ, польстиль Бруховецкаго надеждою, что онъ останется гетманомъ, если станетъ дъйствовать съ ними за одно и отступится отъ Москвы. Бруховецвій собраль на совъть своихъ полковниковъ: всё порешили отторгнуться отъ Москвы и поддаться турецкому султану, чтобы съ помощью туровъ избавиться отъ московской власти. 8 февраля, въ Гадячь, Бруховедкій объявиль воеводь Огареву, чтобы онъ выбирался съ ратными людьми вонъ. У Огарева было всего человъвъ 200 съ небольшимъ; оставалось уходить; но козаки бросились на великороссіянь, половину вырізали, остальных в поколотили и взяли въ пленъ. Бруховецкій оповестиль своимь универсаломь, что московскіе послы съ польскими послами постановили разорить всю Украину и истребить всёхъ жителей отъ мала до велика. Такую же грамоту послалъ онъ донскимъ казакамъ, уговаривая ихъ съ "господиномъ Стенькою" дъйствовать за одно 1). Народъ, уже и безъ того водновавшійся повсемъстно, сталь истреблять всъхъ великороссіянь въ своемъ краж.

Измѣна Бруховецкаго сильно поразила московское правительство; оно этого не ожидало. Въ Кіевѣ, Переяславлѣ, Нѣжинѣ и Острѣ воеводы съ трудомъ отбились отъ козаковъ и сидѣли въ осадѣ, терия во всемъ недостатокъ, въ другихъ городахъ—они погибли, вмѣстѣ съ ратными людьми, подъ ножами и дубинами разсвирѣпѣвшаго народа. Когда узнали объ этомъ въ Польшѣ—то поляки говорили великорусскимъ посланцамъ: "надобно нашимъ государямъ послать войска—выжечь и перебить этихъ измѣниковъ-козаковъ, чтобъ мѣста ихъ были пусты, потому что они и вамъ и намъ измѣняютъ, и добра отъ нихъ не будетъ!"

Весною князь Ромодановскій началь военныя дійствія осадою города Котельвы. Къ Бруховецкому пришли на номощь татары. Изъ-за Днівпра шель съ козацкимь войскомь Дорошенко; Бруховецкій вышель къ нему на встріну изъ Гадяча. Близъ Опочни явились къ нему десять сотниковь съ требованіемь отдать булаву, знамя и пушки. Бруховецкій прибиль этихъ сотниковь и отправиль ихъ скованными въ Гадячь. Но туть возмутилась противъ него громада козаковь, ворвалась въ шатеръ, схватила и потащила къ Дорошенкъ. Дорошенко только даль знакъ рукою: козаки сорвали съ Бруховецкаго платье и заколотили до

<sup>4)</sup> Достойно замѣчавія, что въ часлѣ обвиненій противъ Москви, самымъ гнуснымъ дѣломъ москалей названо то, что "они свергли святѣйшаго отда патріарха, который училъ ихъ имѣть милость и любовь къ ближнему". Никонъ вообще пользовался уваженіемъ въ Малороссіи.

смерти ружьями, рогатинами и дубьемъ. Смятение въ народъ было такъ велико, что вследъ затемъ раздавались крики: убить Дорошенка! Но задижировскій гетмань утишиль толиу, выкативь ей нісколько бочевь горілки. Дорошенко собраль всенародную раду и спрашиваль: "что теперь дёлать? мириться-ли съ Мосевою? отдаваться-ли Польш'в или султану?" Народъ слышать не хотель о Польше, браниль москалей за ихъ насилія, и изъявилъ предпочтение турецкой власти. Дорошенко двинулся противъ Ромодановскаго, который тотчасъ отступилъ отъ Котельвы. Теперь вся Малороссія была въ рукахъ Дорошенка; ему оставалось упрочить власть свою, но туть на бъду пришла въ нему въсть изъ Чигирина объ измънъ жены; онъ ушелъ за Днъпръ, забравши съ собою пленныхъ великорусскихъ начальныхъ людей и епископа Менодія, а начальство надъ лівою стороною Дабира поручиль своему генеральному асаулу, Демьяну Многогрішному. Вслёдъ за уходомъ Дорошенка, Ромодановскій двинулся въ Малороссію и заняль Ніжинь; Многогрішний, вмісто того, чтобы биться съ нимъ, изъявилъ желаніе покориться царю, надёнсь, что его сдёлають гетманомъ. Тогда ходатаемъ за козаковъ явился черниговскій архіепископъ Лазарь Барановичь; онъ просиль письменно у царя прощенія народу, но умоляль, чтобы въ Малороссію не посылать воеводъ; о томъ же просиль Многогрішный и представляль, что вся беда сдёлалась отъ насилія со стороны воеводъ, да отъ козней епископа Менодія. Толки объ избраніи новаго гетмана шли нёсколько мёсяцевъ, а тёмъ временемъ московское правительство сносилось съ Дорошенкомъ. Царскіе посланцы уговаривали Дорошенка отступиться отъ бусурманъ и быть покорнымъ Польшъ. Дорошенко стоялъ на одномъ: что онъ съ своими козаками ни за что не хочетъ быть подъ властью Польши, потому что съ полявами, по ихъ непостоянству, нельзя заключить нивакого кринаго договора, -увъряль, что онь вовсе не врагь Москвы, что желаеть со всею Украиною быть подъ властью великаго государя, однако, не иначе, какъ тогда, когда государь приметъ подъ свою власть объ стороны Днъпра, не будеть посылать воеводъ и не станетъ нарушать козацкихъ правъ, однимъ словомъ, чтобы все было такъ, какъ постановлено по первому договору, заключенному съ Богданомъ Хмельницкимъ; иначе, Дорошенко ни за что не захотълъ покидать мысли о подданствъ Турціп. Само собою разумжется, что московское правительство, находясь въ перемиріи съ Польшею, не могло прибъгнуть къ такому шагу, какого требовалъ Дорошенко.

Въ мартъ 1669 года, въ городъ Глуховъ, была собрана

рада и на ней быль избрань въ гетманы леваго берега Днепра Демьянъ Многогрішный. Всѣ старанія новаго гетмана, архіепи-скопа Лазаря и старшинъ объ освобожденіи Малороссіи отъ воеводскаго управленія остались напрасны, тімь боліве, что и теперь, какь прежде, между малороссіянами были искатели собственной карьеры, которые писали въ Москву противное тому, что просило малороссійское начальство и увфряли, что народь болфе желаеть воеводскаго, чфмъ козацкаго управленія. Первымъ изъ такихъ былъ Семенъ Адамовичъ, нъжинскій протопопъ, думавшій, какъ видно, идти по следамъ Меоодія. По договору, заключенному въ это время, воеводы были оставлены только въ некоторыхъ городахъ 1). Реестровыхъ козаковъ положено только 30,000, которые должны были содержаться поборами со всявихъ маетностей, кромъ монастырскихъ и церковныхъ. Разореннымъ городамъ дана льгота на десять лътъ; гетманы будуть избираться впередъ на радъ и утверждаться царемъ и не должны сноситься съ иностранными государями. Тогда было замъчено на радъ позавами, что всъ междоусобія въ Малороссіи происходять оттого, что пахатные муживи самовольно хотять называться козаками и поднимають смуты, а тёмъ самымъ — прямымъ козакамъ чинятъ безчестіе. Для предотвращенія этого, положено устроить особый козачій полкъ въ 1000 человъвъ, котораго обязанность будетъ состоять въ томъ, чтобъ замѣчать, гдѣ начинаются бунты и укрощать ихъ въ началѣ. Этотъ полкъ названъ компанейскимъ. Такимъ образомъ, важнъйшій соціальный вопрось, волновавшій Малороссію съ самаго начала возстанія противъ Польши, московское правительство рёшало теперь въ видахъ возвышенія исключительнаго привилегированнаго сословія, въ ущербъ стремленію народа въ уравненію своихъ правъ.

Новый гетманъ лѣвобережной Украины, Многогрішный, не отличался дарованіемъ, не былъ любимъ въ народѣ, притомъ быль предань пьянству и въ пьяномъ видъ дълалъ всякія безчинства. Его родной брать, Василій, назначенный черниговскимъ польовникомъ, былъ также человъкъ буйный, необузданный, извъстный тъмъ, что загналъ свою жену въ гробъ побоями, за что носиль на себъ церковное запрещеніе. Власть гетмана Демьяна не простиралась на всё края Украины, долженствовавшей состоять подъ его начальствомъ. Полки: лубенскій, гадяцкій, прилуцкій, упорно стояли за Дорошенка; переяславскій полкъ также быль съ ними заодно, но потомъ—полковникъ Дмитрашка Райча, молдаванскій выходець, присталь съ своимь полкомь въ Много-

<sup>1)</sup> Въ Кіевъ, Переяславаъ, Нъжинъ, Черниговъ и Остръ.

грішному. Дорошенко силился во что бы то пи стало удержать всю Украину подъ своею властью, писалъ безпрестанно универсалы, убъждаль малороссіянь прекратить всякія ссоры и стать за одно для погибающаго отечества. Между темь, онь продолжаль относиться дружелюбно къ Москвъ, освободилъ по царской просьбъ великорусскихъ плънниковъ, безпрестанно сносился то съ Москвою посредствомъ посланцевъ, то съ кіевскимъ воеводою. Постоянно была у него одна и та же рѣчь, хотя и въ разныхъ видахъ; смыслъ ея былъ таковъ: пусть московскій государь возьметь всю Украину подъ свою верховную власть, выведеть своихъ воеводъ и оставить козаковъ объихъ сторонъ Дибира подъ начальствомъ одного гетмана; вмёстё съ тёмъ Дорошенко прямо высказываль передъ царскими посланцами, что онъ по необходимости отдастся султану и приведеть турецкія силы на поляковъ. Московское правительство, соблюдая договоръ съ Польшей, уговаривало Дорошенка оставаться въ върности Польшъ; такимъ образомъ, оно поддерживало то самое раздвоение Украины, противъ котораго такъ оподчался Дорошенко. Обстоятельства поставили Дорошенка въ трагическое положение: желая, подобно Хмельницкому, своему отечеству целости и самостоятельности и въ то же время сознавая, что нельзя обойтись не признавши надъ собою власти какого-нибудь государя, онъ предпочиталь власть московскаго государя, но поневоль должень быль дыпствовать непріязненно противъ Москвы и считаться ея злівішимъ врагомъ. Ему приходилось бороться разомъ и съ Польшею, и съ Россіею; этого мало: ему предстояла еще борьба и со своими. Запорожье не хотело повиноваться ни Дорошенку, ни Многогрішному; тамъ выбрали иного гетмана Суховіенка, который пригласиль татарь и вступиль во владёнія Дорошенка. Шесть полковъ <sup>1</sup>) покорились ему. Дорошенко былъ на краю своего паденія и тогда отправиль въ Турцію своихъ пословь съ рѣшительнымъ предложеніемъ подданства. Это спасло его на время. Въ то время какъ Суховіенко осадиль Дорошенка въ Каневъ, явился турецкій чаушъ (гонецъ) и приказалъ Суховіенку отступить. Суховіенко не могъ не послушаться, такъ какъ его главная сила состояла изъ татаръ, турецкихъ подданныхъ. Суховіенно отназался отъ гетманства и вследъ затёмь уманскій полковникь Ханенко провозгласиль себя гетманомъ. Съ нимъ Дорошенку предстояла борьба. Дорошенко, подступивши подъ Умань, сначала постановиль съ Ханенкомъ договоръ, чтобы обоимъ соперникамъ Вхать въ Чигиринъ: пусть тамъ рада решитъ между ними споръ и признаетъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Уманскій, білоцерковскій, корсунскій, наводоцкій, брацлавскій и огилевскій.

изъ нихъ гетманомъ; но Ханенко, вмѣсто того, чтобъ ѣхать на раду, пригласилъ кримскую орду и пошелъ войною на Дорошенка. У обоихъ соперниковъ войско состояло главнимъ образомъ изъ татаръ. У Дорошенка была орда бѣлогородская, находившаяся подъ властью силистрійскаго паши. Къ Ханенку присоединялся Юрій Хмельницкій, который сбросилъ тогда свое монащеское платье. Подъ мѣстечкомъ Стебловымъ Дорошенко одержалъ побѣду, прогналъ Ханенка на Запорожье, а Юрій Хмельницкій былъ пойманъ и отправленъ въ Турцію, гдѣ содержался въ Семибашенномъ замкъ.

Ханенко не успокоился, отправиль посольство къ польскому королю и получиль отъ него грамоту на гетманство, на условіяхъ Гадяцкаго договора. При помощи короннаго гетмана Яна Собъскаго, Ханенко утвердился въ Ладыжинъ. Поляки заняли города Немировъ, Брацлавъ, Могилевъ, Рашковъ, Баръ и другіе и отдали подъ управленіе Ханенку. Такимъ образомъ въ Малороссіи явилось разомъ три гетмана: двое на правой, и одинъ на лѣвой сторонъ Днъпра.

Въ церкви также было раздвоение. Менодий, взятый въ плень Дорошенкомъ, убъжаль въ Кіевь; но тамошній воевода препроводилъ его въ Москву. Дорошенко прислалъ въ Москву собственноручное письмо Менодія, доказывающее его несомивнпое участіе въ замыслахъ Бруховецкаго. Менодія заточили въ Новоспасскій монастырь, гдв онъ скоро умерь. Вмёсто него, Москва назначила другого блюстителя митрополичьяго престола, черниговскаго архіепископа Лазаря Барановича. Между тамь, на правомь берегу Дивпра проживаль, освободившійся изъ маріенбургскаго заключенія, митрополить Іосифъ Тукальскій, посвященный и признаваемый константинопольскимъ патріархомъ; въ Москвъ не довъряли ему, какъ благопріятелю Дорошенка и стороннику целости и независимости Малороссін. Митрополить Іосифъ, живя въ Чигиринъ, близъ Дорошенка, исходатайствоваль у константинопольского патріарха наложеніе проклятія на Демьяна Многогрішнаго, за его изм'єну Дорошенку. Это сильно тревожило Многогрішнаго, особенно когда онъ поскользнувшись упалъ и расшибся. Многогрішный считаль это для себя знакомь Божьяго наказанія и убъдительно просиль царя исходатайствовать ему разрешение отъ патріарха. Царь отправиль къ патріарху Меоодію просьбу о Многогрішномъ. Патріархъ быль въ затрудненіи: ему хотвлось исполнить просьбу царя, но онъ боялся турецкаго правительства, которое покровительствовало Дорошенку и Іосифу; патріархъ наконецъ далъ разрвшение, но съ твмъ, чтобы оно было тайное.

Скоро, однако, послѣ того, обстоятельства поставили Многогрішнаго въ недружелюбныя отношенія съ Москвою. Воеводское управленіе было до крайности несносно для малороссіянъ-Посполитые по прежнему порывались козаковать; компанейцы, усмиряя ихъ, причиняли имъ всякаго рода обиды; вспышки народнаго негодованія начали проявляться. Многогрішный, подобно своему предшественнику, ожидаль всеобщаго бунта, который быль тёмь возможнёе, что Дорошенко то и дёло что разсылаль своихъ агентовъ увъщевать лъвобережныхъ малороссіянь --- действовать за-одно съ нимъ при турецкой помощи, для возвращенія свободы и цілости своему отечеству. Нікоторые полки открыто стояли за Дорошенка. Малороссіянъ раздражало еще и то, что во время переговоровъ, бывшихъ между Нащовинымъ и воммиссарами о подтверждении Андрусовскаго договора, малороссійскихъ посланцевъ не допустили до участія въ этихъ переговорахъ. Ожидаемая отдача Польш'я Кіева со всею его святынею оскорбляда народное чувство. Многогрішный, въ своихъ письмахъ къ Артамону Сергфевичу Матвћеву, убъждалъ московское правительство избавить Малороссію отъ воеводскаго управленія и суда; объ этомъ же просилъи Лазарь Баравовичъ. Но въ Москву приходили письма и нъжинскаго протопопа Семена Адамовича, который то и дёло, что оговаривалъ Барановича и Многогрішнаго, хотя въ то же время привидывался другомъ последняго; въ своихъ письмахъ, посылаемыхъ въ Москву, онъ увъряль, что Малороссія только и держится присутствіемъ воеводъ и ратныхъ людей, и немедленно взбунтуется, какъ только ихъ выведуть. Московское правительство, настроиваемое такими доносами, не выводило воеводъ и приказывало наблюдать и надъ самимъ гетманомъ; въ гетманской столицъ Батуринъ находился стрълецкій голова Григорій Невловъ, сообщавшій въ Москву о поступкахъ гетмана. Напиваясь пьянъ, Многогрішный отпускаль оскорбительныя замічанія и похвалки надъ Москвою. Дорошенко вступиль съ нимъ въ сношенія и убіждаль его дійствовать одно съ нимъ. Неизвъстно, до какой степени Многогрішный ръшился быть союзникомъ Дорошенка и начать непріязненныя дъйствія противъ Москвы, но Многогрішный высказаль самъ великорусскому гонцу Тантеву намфреніе, ни за что не отдавать Кіева полякамъ и, вмёстё съ Дорошенкомъ, воевать Польшу 1).

<sup>1)</sup> По донесенію Тантева, Многогрішный говориль ему, между прочимъ, такъ: пгосударь насъ не саблею взяль; мы ему добровольно поддались ради единой втры. Если Кіевъ и другіе малороссійскіе города ему не надобны и онъ ихъ отдаеть королю, то мы сыщемъ другого государя".

Прежде чёмъ московское правительство рёшило какъ поступать съ доносами на Многогрішнаго, противъ последняго составился заговоръ; руководителемъ его быль обозный Петръ Забъла. Онъ склонилъ на свою сторону писаря Мокріевича, судей: Домонтовича, Самойловича и переяславскаго полвовника Дмитрашва Райча. 13 марта, въ ночь, заговорщиви схватили Многогрішнаго и отправили вь Москву съ писаремъ Мокріевичемъ. Въ Москвъ Матвъевъ подвергъ Многогрішнаго допросу и пыткъ. Демьянъ отвергалъ обвиненія въ измѣнѣ, но сознался, что въ пьяномъ видъ говорилъ "неистовыя ръчи". Старшины, отъ имени всего малороссійскаго народа, просили казнить смертью бывшаго гетмана и его брата Василія. 28 мая 1672 года осужденныхъ вывели на казнь въ Москвъ; но царь выслалъ гонца съ объявленіемъ, что онъ, "по упрошенію своихъ дѣтей, замѣ-няетъ смертную казнь ссылкою въ Сибирь". Демьянъ сосланъ быль въ Тобольскъ съ женою Анастасіею, дётьми, братомъ Василіемъ и племянникомъ. Сослали въ Сибирь и друзей его: нъжинскаго полковника Гвинтовку и асаула Грибовича. Последній уб'вжаль изъ Сибири, а остальные, сосланные по этой причинь, содержались нъсколько времени въ оковахъ, отправлены подальше и поверстаны на службу 1). Вследъ за ними быль схваченъ и отправленъ въ Сибирь, по доносу, запорожскій атаманъ Сірко, но вскор'в признанъ невиннымъ и возвращенъ.

17 іюня того же года, недалеко отъ Конотопа, въ Козачьей Дубровъ, по распоряжению внязя Ромодановскаго, въ присутстви архіепископа Лазаря, избрань быль на радв новый гетмань, бывшій генеральный судья Иванъ Самойловичь. Избраніе это совершилось, главнымъ образомъ, по желанію и кознямъ войсковой старшины. Новоизбранный вождь быль сынь священника, прежде жившаго на правомъ берегу Днѣпра, а погомъ перешед-щаго на лѣвую, въ мѣстечко Старый Колядинъ. Иванъ Самойловичь быль человекь ученый, даровитый, но гордый и надменный съ подчиненными и притомъ корыстолюбивый. Поприще свое онъ началь въ званіи сотеннаго писаря; при Бруховецкомъ поддёлался къ генеральному писарю Гречаному, сдёланъ сотникомъ, затъмъ въ Черниговъ наказнымъ полковникомъ. Онъ не присталь въ измене Бруховецкаго, сблизился съ Многогрішнымъ, вощелъ въ нему въ довъренность и получилъ званіе генеральнаго судьи, а потомъ, вмісті съ другими, погубиль Многогрішнаго, заслужиль расположеніе старшинь чрезвычайною услужливостью и ласковымъ обращеніенъ: они выбрали его въ надеждъ имъть въ немъ покорное себъ орудіе.

Самъ Многогрішний быль въ Селенгинскі, гді дочь его вышла за містнаго священника.

Переворотъ на лѣвой сторонѣ Днѣпра происходилъ въ то время, когда на правой Дорошенко прибъгнулъ къ отчаянному н решительному средству. 300,000 турецкаго войска двинулось къ нему на номощь; самъ падишахъ Магометъ IV предводительствоваль этими силами. При урочищь Батогь разбить быль Ханенко и предводитель польскаго войска, Лужецкій. Турки и татары бросились на Каменецъ, гдъ въ то время былъ незначительный польскій гарнизонъ. Осажденные вступили въ переговоры и сдали городъ, съ условіемъ выпустить изъ города гарнизонь и жителей по ихъ желанію, а остальнымъ жителямъ, которые захотять остаться, предоставить безопасность жизни, ихъ достояние и нъсколько церквей для свободнаго богослужения. Турки приказали обратить въ мечети церкви и въ томъ числъ соборъ, оставивши для христіанъ православныхъ, католоковъ и армянъ по одной церкви. 19 сентября Магометъ IV съ торжествомъ въёхалъ въ городъ прямо къ главной мечети, бывшей соборною церковью и, какъ разсказывають, турки, знакъ победы ислама надъ христіанствомъ, клали образа святыхъ на грязныхъ мъстахъ улицъ, когда пробзжалъ султанъ. Жителей пощадили; однако, взяли въ гаремы падишаха и его пашей красивѣйшихъ дѣвицъ.

Поляки были до крайности поражены этимъ событіемъ и слабый польскій король Михаилъ поспѣшиль просить у турецкаго императора мира. Миръ быль заключенъ подъ Бучачемъ въ Галиціи. Поляки уступали туркамъ Подоль и Украину и кромѣ того, обязались платить ежегодно 22,000 червонцевъ.

Жестоко промахнулся Дорошенко. Турки не думали возстановлять единства въ Украинъ, а между темъ Дорошенко, сделавшись турецкимъ подданнымъ, возбуждалъ противъ себя и свой народъ, и христіанскихъ сосёдей. Миръ Польши съ Турціей не могъ быть продолжителень; за-одно съ Польшею готовилась дъйствовать противъ нея Москва: Дорошенко, союзникъ турокъ, долженъ былъ первый принять на себя удары враговъ ислама. Между темь силы его умалялись; народь, какь и прежде переходившій съ правой стороны Днёпра на лёвую, теперь бёжаль туда большими толпами; значительная часть перебъжчиковъ двигалась на востокъ, въ привольныя степи южныхъ предбловъ Московскаго Государства (нынашнихъ: харьковской, воронежской, курской и екатеринославской губерній). Правая сторона Дивира все болве и болве безлюдвла. Дорошенку и Ханенку приходилось властвовать надъ бъдными остатками каждый день уменьшавшагося народонаселенія, бороться чужими силами за опустёлую родную землю. Снова обращался Дорошенко къ

Москву, опять увуряль въ своей преданности государю, просиль его принять въ подданство, но все-таки не иначе, какъ на техъ же условіяхь, какія предлагаль прежде: чтобъ Управна была едина и свободна. "У меня дътей нътъ-говорилъ онъ:-я о себъ не хлопочу, но дъло идеть о всъхъ людяхъ нашихъ". Московское правительство ласкало Дорошенка объщаніями. Посл'в того, какъ поляки, сами уступивши Турціи Украину, отказались отъ господства надъ этою землею, удобите было соглашаться съ Дорошенкомъ насчетъ единства объихъ сторонъ Дивира. Но Самойловичь боялся, чтобъ его не лишили гетманства, передавши Дорошенку, а потому старался вооружить Москву противъ Дорошенка и совътовалъ не довърять ему. Вмъсто примиренія съ Дорошенкомъ, послано было противъ него козацкое и московское войско подъ начальствомъ Ромодановскаго. Эго войско не сделало ничего важнаго, но Ханевко, а съ нимъ и нъсколько полковниковъ, прислади просить милости царскаго величества. 17 марта 1674 года, Ханенко и несколько полковниковъ 1) праваго берега Днапра явились на раду въ Переяславль. Ханенко положиль гетманскую булаву и бывшіе съ нимъ правобережные польовники избрали гетманомъ Самойловича.

Значительная часть южной Руси праваго берега Дивпра переходила снова подъ власть русскаго государя. Оставалось только покориться самому Дорошенку. Действительно, чигиринскій гетманъ отправиль въ Ромодановскому генеральнаго писаря Мазепу и объявляль, какь онь уже дёлаль это много разъ прежде, что желаеть быть въ подданствъ великаго государя. Но Дорошенко ни за что не хотъль, чтобы ненавистный и презираемый имъ поповскій сынъ, Самойловичъ, былъ гетманомъ надъ об'вими сторонами Дивпра, твмъ болве, что самъ Дорошенко боялся за собственную жизнь, и ожидаль, что если онъ сдастся, то Самойловичь казнить его, какъ Бруховецкій казниль Сомка. Притомь, оставшіеся ему в'єрными старшины и полковники боялись того же и предпочли еще разъ попытаться удержать независимость при турецкой помощи. Дорошенью колебался и увършвшись, что врагь его Самойловичь врешокь и пользуется царскою милостью, еще разъ пригласилъ на помощь туровъ и татаръ. Это значило, какъ говорится, поставить на карту последнее достояние. Въ августь 1674 года, турецкое и татарское полчища опустопительно прошлись по Украинъ. Городъ Ладыжинъ былъ взятъ приступомъ. Уманцы, принявши сначала турецкій гарнизонь, переръзали его и за это турки взорвали городъ и истребили всёхъ жигелей. Кровь

<sup>1)</sup> Каневскій, корсунскій, бізоцерковскій, уманскій, тарговицкій, браціавскій и навойонівій. У 101 адрань аст. адражити подод, ад сандан

текла ръками, по извъстію современниковъ. Съ другой сто роны, Самойловичъ и Ромодановскій съ царскими войсками на несли опустошеніе Украинъ, идучи къ Чигирину. Крымцы отбили ихъ отъ гетманской столицы; Ромодановскій и Самойловичъ отступили, сожгли Черкасы и ушли за Дньпръ. Турки удалились. Тогда Дорошенко совершенно уже потерялъ къ себъ расположеніе народа. Остатки правобережнаго населенія толпами стремились на львую сторону Дньпра. Черкасы, Лысянка, Мошны, Богуславъ, Корсунь совершенно опустыли. Примъръ однихъ увлекаль другихъ; переселенцы частью остались въ земляхъ львобережныхъ полковъ, но несравненно большее число ихъ удалялось на слободы, далье къ востоку.

На туровъ надежды уже не было: два раза приходили они на помощь Дорошенку и не принесли никакой пользы, а только разорили край. Въ следующемъ 1675 году и русскіе, и поляки собирались совместными силами наказать Дорошенка, но не сощлись между собою. Все еще думая удержать за собою козаковъ, польскій король, вмёсто передавшагося Россіи Ханенка, назначиль гетманомъ бывшаго подольскаго полковника Гоголя. Съ малою горстью козаковъ этотъ предводитель держался на Полёсье. Гетманъ Самойловичъ отклоняль московское правительство отъ посылки военныхъ силь вмёстё съ польскими въ Украину, представляя, что какъ только козаки будутъ вмёстё съ поляками, —тотчасъ задерутся между собою.

Дорошенко, готовый отдаться Москвь, попытался сдълать это такъ, чтобы миновать Самойловича; онъ пригласилъ на раду кошевого Сірка съ запорожцами. Сюда же прибыли и донцы подъ начальствомъ Фрола Минаева. Дорошенко, въ присутствіи духовенства, присягнулъ на Евангеліи на вічное подданство царю, просиль запорожцевь и донцовь ходатайствовать, чтобъ царь оставиль его со всёмь "товариствомь" (товариществомъ) въ своей милости и обороняль своими войсками отъ татаръ, турокъ и ляховъ, чтобы правая сторона Дибира, находясь подъ рукою царскою, опять была населена людьми. Сірко даль знать объ этомъ въ Москву; но Самойловичъ и теперь боялся, чтобы такимъ образомъ не составилась сильная партія и не лишила его гетманства въ пользу Дорошенка. При помощи Ромодановскаго, онъ успъщно дъйствоваль въ Москвъ, оговариваль Дорошенка и Сірка и представляль, что такой поступокь - нарушение его правъ какъ гетмана. Царь приказалъ объявить выговоръ Сірку за то, что устроиваетъ онъ такія дела мимо гетмана Самойловича, потому что ему, гетману, а не кому-нибудь иному поручено уладить съ Дорошенкомъ. Въ январъ 1676 года, въ

последніе дни жизни Алексея Михайловича, прибыль въ Москву тесть Дорошенка, Павель Яненко-Хмельницкій и привезь турецкіе "санжаки": бунчукь и два знамени (означавшіе прежнее подданство Дорошенка Турціи, отъ котораго онъ теперь совершенно отрекался); чрезъ него Дорошенко изъявляль покорность московскому царю и просиль только дозволить ему, всёмъ его сродникамъ и всему народу, оставаться на правой сторонъ Днъпра и не переводить народа на лёвую сторону, такъ какъ разнеслась въсть, будто правительство хочетъ сжечь всё города и выселить съ правой стороны Днёпра весь народъ. Въ Москвъ Дорошенка похвалили за его готовность покориться царю, но требовали отъ него такого дёла, отъ котораго онъ хотёлъ всячески увернуться — произнесенія присяги передъ Самойловичемъ.

Царь Алексъй Михайловичъ умеръ; прошелъ еще годъ. Самойловичъ старался всъми силами очернить передъ московскимъ правительствомъ Дорошенка и Сірка. Онъ чувствовалъ, что въ Малороссіи не любили его за высокомъріе и алчность, онъ боялся, что полковники составятъ противъ него заговоръ. Самойловичъ домогался всъми силами, чтобы Дорошенко былъ въ немилости у Москвы и не могъ бы стать ему на дорогъ.

Въ 1677 году Самойловичъ писалъ въ Москву, что по призыву Дорошенка, снова идутъ турки на Кіевъ. Въ отвътъ на это письмо ему приказано было идти вмъстъ съ Ромадановскимъ войною на Дорошенка. Послъ небольшой стычки подъ Чигириномъ, Дорошенко вышелъ съ духовенствомъ, старшиною и народомъ изъ Чигирина и въ трехъ верстахъ отъ города, на ръвъ Янчаркъ сложилъ булаву, знамя и бунчукъ и принесъ присягу московскому царю. Его сначала помъстили въ Сосницъ.

Въ это время въ Малороссіи отврылся заговоръ противъ Самойловича. Руководителями его были стародубскій полковникъ Рославецъ и извъстный уже намъ своими доносами протопонъ Адамовичъ. Рославецъ склонилъ нъкоторыхъ смъщенвыхъ Самойловичемъ полковниковъ 1) къ мысли низложить Самойловича и признать гетманомъ Дорошенка. Тогда Дорошенка потребовали въ Москву будто бы для того, что царъ хочетъ держать его при себъ для совъта о важныхъ дълахъ. Самойловичъ былъ очень этимъ недоволенъ, потому что при сдачъ Дорошенка онъ далъ ему объщаніе оставить его на жительствъ въ Украинъ и можетъ быть боялся, чтобы Дорошенко не вошелъ въ Москвъ въ милость и не повредилъ бы ему; несмотря на свои старанія, Самойловичъ никакъ не могъ помъщать вызову своего соперника. Рославецъ

<sup>1)</sup> Переяславскаго Дмитрашка Райча, прилупкаго Горленка и бывшаго генеральнаго писаря Карпа Мокріевича.

и Адамовичь были присуждены войсковымь судомь къ смертной казни, Мокріевичь къ изгнанію, а прочимъ сдёлано было только внушеніе, чтобы они присягнули въ верности гетману. Царь Осдоръ помиловалъ осужденныхъ на смерть. Адамовичъ постригся, но Самойловичъ все-таки настоялъ, чтобы Рославецъ Адамовичемъ были сосланы въ Сибирь. Дорошенко, какъ не участвовавшій въ заговоръ, не подвергался за него гоненію и быль принять въ Москвв очень милостиво. Но ему было слишкомъ тяжело туда переселяться; по его словамъ, онъ жхалъ въ Москву, какъ на смертную казнь. Онъ уже не вернулся въ Малороссію. Московское правительство решило держать его въ Великороссіи и потребовало присылки изъ Малороссіи его жены и дочери. Оставаясь въ Великороссіи, Дорошенко быль назначаемь воеводою и получиль въ вотчину тысячу дворовъ въ селъ Ярополчъ, Волоколамскаго увзда. Съ тъхъ поръ онъ исчезъ для исторіи 1).

Турки сильно досадовали, узнавши, что Дорошенко, считаемый турецкимъ подданнымъ, отдался Москвъ. Съ цълью удержать власть надъ Украиною, султанъ велълъ освободить изъ заточенія Юрія Хмельницкаго, провозгласилъ его гетманомъ и княземъ малороссійской Украины и отправилъ съ турецкимъ войскомъ добывать отцовское наслъдіе.

Въ Чигиринъ, послъ удаленія Дорошенка, московскимъ воеводою поставленъ быль немецъ Трауернихтъ. Въ августе 1677 года, турки и татары осадили Чигиринъ, но на помощь осажденнымъ подоспъли Ромодановскій и Самойловичь и прогнали турокъ. На следующій 1678 годь, въ іюле, снова явилось турецкое войско съ самимъ визиремъ и Юріемъ Хмельницкимъ подъ Чигириномъ, гдъ уже быль другой московскій воевода-Иванъ Ржевскій. На этоть разь турки и татары повели упорную осаду. Ржевскій быль убить на городской стінь непріятельскою гранатою. Турки взорвали подкопами нижній городь, находившійся на берегу Тясмина: осажденные бросились на мость; но мость быль важжень турками; многіе потонули. Турки стали приступать къ верхнему городу, расположенному на высокой горф надъ нижнимъ. Русскіе отбивались отчаянно; наконецъ, по приказанію Ромодановскаго, стоявшаго неподалеку съ войскомъ, зажтли верхній городъ и ушли къ Ромодановскому, безусившно преслъдуемые непріятелемъ. Малороссіяне говорили, будто Ромодановскій нарочно не подосп'єдь впору на выручку Чигирина, потому что сынъ его быль въ плену у туровъ, - будто ему дали знать

<sup>1)</sup> Онъ умеръ въ преклонной старости въ своемь именіи и, верный данному слову, не вмёшивался болёе въ малороссійскія дела.

турки, что сына его освободять, если онь допустить турокь взять Чигиринъ, въ противномъ случав, пошлють ему, вивсто сына, кожу его, набитую съномъ. Какъ бы то ни было, Ромодановскій не вступиль въ битву съ турками и ушель на лівый берегь Днівпра 1). Юрій Хмельницкій захватиль и подчиниль своей власти Жаботинъ, Черкасы, Корсунь, Каневъ и другіе городки, въ то время уже очень малолюдные <sup>2</sup>). Юрій потомъ утвердилъ свое мѣстопребываніе въ Немировъ и приняль небывалый титуль внязя сарматскаго. Юрій подписывался Гедеонъ-Георгій-Венжикъ Хмельницкій, князь сарматскій и гетманъ запорожскій. Силу его составляли турки и татары. Въ началъ 1679 года, онъ. покусился было папасть на лёвый берегъ Украины, но ему пом'єтали большіе сніта; весною онъ повториль вападеніе, но безуспъшно; Самойловичъ, вслъдъ за нимъ, перешелъ на лъвый берегъ и отобралъ городки, недавно покоренные Юріемъ. Тогда Самойловичъ приказываль умышленно сжигать всв города и села на правой сторонъ Днъпра и заставляль всъхъостававшихся тамъ жителей переселяться на левую сторону.

Между тъмъ, Россія продолжила перемиріе съ Польшею еще на 13 лътъ, уступивши Польшъ Невель, Себежъ, Велижъ, и сверхъ того объщала 200,000 рублей вмъсто уступки ей Кіева. Шли переговоры о совмъстныхъ военныхъ дъйствіяхъ противъ турокъ. Малороссія была въ тревогѣ; ожидали новаго нашествія турокъ съ Юріемъ Хмельницкимъ; носился слухъ, что нападеніе будетъ направлено на Кіевъ; принялись на-скоро укрѣплять Кіевъ на всвхъ пунктахъ; Самойловичъ положилъ основание крепости около Печерскаго монастыря; но турки не явились. Въ то время, когда въ Кіевъ шли горячія работы, а московскія ратныя силы стягивались къ югу, валахскій господарь, Іоаннъ Дука, взялся быть посредникомъ между Турцією и Россією. Самойловичь, съ своей стороны, настаивальнапримирени съ Турцією и Крымомъ, потому что не терпълъ поляковъ и всеми силами старался не допустить русскихъ до союза съ ними противъ невърныхъ. Переговоры тянулись болье года. Въ августъ 1680 года отправился въ Крымъ бывшій нісколько літь въ Варшаві резидентомъ, стольникъ Тяпкинъ, вмъстъ съ малороссійскимъ генеральнымъ писаремъ Раковичемъ (съ ними былъ учитель Петра Великаго, Никита Зотовъ). Тяпкинъ упорно не хотълъ отдавать хану всей

<sup>1)</sup> И въ Москей ставили Ромодановскому въ вину это бездёйствіе; сдачу Чигирина припомнили ему и тогда, когда онъ погибъ жергвою народной злобы во время стрёлецкаго бушта въ 1682 году.

<sup>2)</sup> Въ Каневъ, какъ разсказывають, жители заперлись въ каменной церкви; турви обложили ее соломой и зажгли: всъ задохлись въ дыму.

правобережной Украины; дёло дошло-было до того, что ханъ грозиль засадить русскихъ пословъ въ земляную яму, и это принудило Тяпкина уступить и согласиться на унизительное перемиріе срокомъ на 20 лътъ, по которому Россія обязалась вносить хану ежегодный платежь. Кіевъ со своимъ старымъ увздомъ 1) оставался за Россіею, но вся правобережная Украина, отъ ръки Буга до Днъпра, должна была оставаться вполнъ безлюдною. Положено было съ объихъ сторонъ не строить тамъ ни городовъ, ни селъ и не заводить никакого поселенія. По заключеній этого перемирія, получили свободу русскіе плённики и въ числё ихъ несчастный Василій Борисовичь Шереметевъ, томившійся двадцать два года въ неволь. Въ 1681 году договоръ этотъ быль утверждень въ Константинополъ. Вопросъотомъ: кому должно принадлежать Запорожьв, оставался нервшеннымь; хотя русскіе и выговорили себв Запорожье у крымскаго хана, по турки не согласились признать окончательно Запорожье вотчиною паря.

О дальнъйшей судьбъ Юрія Хмельницкаго сохранились разнорьчивыя извъстія, которыя, впрочемъ, сходны въ томъ, что онъ быль вскорь убить 2). Память этого человъка подверглась проклятію въ малороссійскомъ народъ: объ немъ составилась легенда, будто земля его не принимаеть и онъ скитается по земль до скончанія въка!

Съ тъхъ поръ пало господство козачества на правой сторонъ Днъпра. По смерти Хмельницкаго, турецкое правительство назначило гетманомъ съ своей стороны валахскаго господаря, Іоанна Дуку; Дука, пріъхавши въ свое новое владъніе, засталъ тамъ совершенную пустыню и началъ призывать поселенцевь, объщая имъ льготы, что нарушало договоръ, заключенный съ Турцією. Дуку поймали поляки и посадили подъ стражу. Въ 1683 году Польша, защищавшая Австрію противъ Турціи, вступила съ послъднею въ войну. 12 сентября Янъ Собъскій разбилъ турокъ подъ Въною и нанесъ имъ послъ того еще нъсколько пораженій. Тогда, въ видахъ войны съ Турцією, Польша намъревалась-было воскресить козачество и назначала своихъ гетмановъ одного за другимъ. Но въ Украинъ уже недоставало

<sup>1)</sup> Васильковъ, Тринолье, Стайки съ седами, и выше Кіева, Дѣдовщина и Радомысль.

<sup>2)</sup> Малороссійскій лётописець Величко, писавшій въ началё XVIII вёка, сообщаєть, вёроягно, по доходившимь до него слухамъ, что Юрій Хмельницкій содраль кожу съ живой жидовки; мужъ ея пожаловался турецкому пашё, находившемуся въ Каменець-Подольске; послёдній, снесшись съ Константинополемъ, потребоваль Юрія въ себе на судъ и признавши виновнымь, приговориль къ смерти. Хмельницкаго, по турецкому обычаю, удавили снуркомъ.

для козачества почвы; оно видимо отживало свою исторію. Попытки возстановить его на правой сторонъ не удались.

Воюя съ турками, поляки сильно добивались втянуть въ эту войну Россію, но Россія долго не поддавалась ихъ совътамъ, благодаря настойчивости Самойловича, который неустанно представляль, что полякамь ни въ чемъ нельзя върить, что они искони въроломные враги русскаго народа, что гораздо полезнъе быть въ дружбъ съ турками. Несмотря, однако, на всъ старанія, Самойловичъ, жившій вдалекь отъ Москвы, не могъ сльдить за тамошними дылами. Могучій въ то время бояринь, другь Софіи, Василій Васильевичь Голицынь, поддался убыжденіямь польскихъ пословъ, ходатайству папы и Австріи, и 21 апрѣля 1686 года былъ заключенъ въ Москвъ польскими послами, Гримултовскимъ и княземъ Огинскимъ, вѣчный миръ между Россіею и Польшею. Кіевъ съ Васильковомъ, Трипольемъ и Стайками былъ уступленъ Россіи навѣки, а Россія обязалась заплатить за это 146,000 рублей. Обѣ державы обязались вмѣстѣ воевать противъ турокъ и татаръ. Важнымъ для будущихъ временъ условіемъ этого мира было то, что Польша обязалась предоставить полную свободу совѣсти православнымъ.

Самойловичь быль до крайности недоволень этимъ миромъ, но еще болье раздражился, когда ему приказали готовиться въ походъ противъ татаръ. Онъ продолжалъ посылать въ Москву свои представленія противъ союза съ Польшею и войны съ турками, пока наконецъ получилъ выговоръ за свое "противен-ство". Гетмана многіе не любили въ Малороссіи, а онъ, между тъмъ, своими смълыми сужденіями подаваль поводъ врагамъ къ обвиненію въ недоброжелательствъ къ Москвъ: "Купила себъ Москва лиха за свои гроши, ляхамъ данные. Жалъли малой дачи татарамъ давать, будутъ большую казну давать, какую похотять татары", - такъ говориль онь въ кругу своихъ приближенныхъ. Ему приходилось выступать въ поле, а онъ называлъ предпринимаемую войну "чертовскою, гнусною", величалъ Москву глупою: "хочетъ дурна Москва покорить государство крымское, а сама себя оборонить не можетъ". Враги Самойловича съ жадностью ловили и подмъчали такія выраженія.

Правительство московское затъвало большое дъло. Мысль покорить Крымъ блеснула-было при Грозномъ и окончилась маловажными походами, блеснула при Михаилъ Оедоровичъ и была оставлена по бъдности средствъ. Теперь предприняли идти съ большимъ войскомъ великорусскимъ и малорусскимъ черезъ степь и уничтожить Крымское царство.
Осенью 1686 года изданъ былъ къ служилымъ людямъ цар-

скій указь, призывающій ихъ къ важному начинанію. "Злочестивые, богоненавистные басурманы, - было сказано въ указъ, ни изъ какой другой веры не брали столько невольниковъ, какъ изъ украинныхъ городовъ нашего царствія и изъ Малороссіи, распродавая ихъ изъ Крыма, словно скотъ, повсюду въ вѣчную басурманскую неволю. Наше государство до-нынъ терпить отъ всвхъ иныхъ странъ посмъяніе и укореніе за то, что мы каждый годь давали басурманамъ казну, чего никакое государство не творить, а они, басурманы, надъ нашими посланниками, которые возили имъ деньги, соболей и мягкую рухлядь, творили насиліе; иные наши посланники и гонцы отъ многаго задержанія и мученія въ Крыму и помирали". Все это была всёмъ тогда извъстная правда. Ближайшею причиною разрыва договора, постановленнаго съ Крымомъ при царъ Оедоръ Алексвевичъ, приводили то обстоятельство, что после этого договора, татары двлали набъги на русскія области, а въ Крыму задержали и оскорбляли отправленнаго туда посланника Тараканова.

Весною 1687 года сто тысячь великорусскаго войска двинулось въ южныя степи; предводительствовалъ имъ князь Василій Васильевичь Голицынь, другь царевны Софьи, носившій чинь двороваго воеводы большого полка и большія печати и государственныхъ великихъ дёль посольскихъ оберегателя; въ нему присоединился на Самаръ гетманъ Самойловичъ со всъми своими полками; козаковъ было до пятидесяти тысячъ. 14 іюня перешло войско черезъ р. Конку, прошло Великій Лугъ 1) и дошедши до ръчки Карачакрана, встрътилось съ нежданнымъ препятствіемъ. Вся степь была выжжена; травы не было; продовольствія для лошадей не везли съ собою, не было дровъ; русскія лошади стали надать; люди страдали отъ недостатка пищи и безводья: слышно было, что впереди до самаго полуострова все такимъ образомъ выжжено. Идти далее оказалось невозможнымъ. Военный совъть предводителей ръшилъ отправить берегомъ внизъ по Днъпру отрядъ тысячь въ двадцать; къ нимъ Самойловичъ присоединилъ три козацкихъ полва подъ начальствомъ своего сына. Этотъ отрядъ долженъ былъ прикрывать отступление остальной арміи, а если будеть можно, то сделать нападение на турецкія крепости, построенныя на Дивиръ. Затъмъ-все остальное войско двинулось назадъ.

Тогда сильное подозрвніе у великороссіянь пало на гетмана и вообще на козаковь: не по ихъ-ли предостереженію и наущенію татары сожгли степи, чтобы помвшать успвхамъ

<sup>1)</sup> Такъ назывался большой лёсь на лёвой сторонё Диёпра, приближаясь къ Січи.

русскаго войска? Одинъ изъ служившихъ въ московскихъ войскахъ иноземцевъ (Гордонъ) увъряетъ, что подозръніе имъло на своей сторонъ въроятность. Козаки, - говорить онъ, - сами вооруженною рукою освободились отъ польскаго ига и просили у москвитянъ только номощи: они называли себя подданными, а не холопами царскими. Миръ съ поляками, уступившими Москей свои права надъ козаками, стращилъ ихъ; они опасались, чтобы Москва не стала обращаться съ ними, какъ съ природными подданными и не ограничила ихъ привилегій и вольности. Гетманъ и другіе благоразумные люди предвидёли, что выйдеть для нихъ изъ того, если Москвъ удастся покорить Крымъ. Татары считали себя также вольнымъ народомъ; падишахъ имълъ надъ ихъ ханомъ слабую власть и относился къ нему болье съ просьбою, чемъ съ повельніями. Естественный инстинкть сближаль козаковь съ татарами и благоразуміе побуждало твхъ и другихъ понимать, что порабощение одного изъ двухъ народовъ будетъ пагубнымъ для другого.

Какъ бы ни было, только враги Самойловича воспользовались неудачею похода; они поняли, что Голицыну будеть пріятно свернуть на гетмана стыдъ неудавшагося предпріятія. Возвращаясь назадъ, Самойловичъ, какъ видно, не сдерживаль своего языка и отпускалъ ѣдкія замѣчанія насчетъ тогдашнихъ дѣлъ. "Не сказываль-ли я,—говорилъ онъ,—что Москва ничего Крыму не сдѣлаетъ. Се нынѣ такъ и есть; и надобно будетъ впередъ гораздо имъ отъ крымцевъ отдыматись".

Войско, возвратившись изъ похода, стало станомъ надъръкою Коломакомъ. Здъсь старшина, составивши заговоръ, написала доносъ на своего гетмана 1).

Въ этомъ доносъ передавались разныя выраженія недовольства, произнесенныя гетманомъ противъ московскаго правительства по поводу примиренія съ Польшею; указывалось на поступки, вредные для успъховъ въ войнъ съ татарами. Онъ дозволяль возить въ Крымъ всякіе запасы и гонять скотъ на продажу. Здъсь, между прочимъ, замъчалось, что онъ не посылаль впередъ языковъ и карауловъ для свъдънія о состояніи поля, видя около таборовъ пылающія поля, не носылаль гасить ихъ. Дошедши до Конки—не провъдаль, какъ далеко выгоръла степь и двинулся впередъ на сожженное поле; его нежеланіе къ веденію этой войны и нерадъніе давали поводъ заключить, что гетманъ быль причиною и повелителемъ въ дълъ сожженія

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) То были: обозный Василій Борковскій, судья Воеховичь, писари Проконовичь и Василій Кочубей, и полковники: Константинь Солонина, Яковь Лизогубь, Григорій Гамалія, Дмитрашка Райча и Степань Забёла.

полей. Сверхъ того, въ доносв излагались жалобы на дурное управленіе гетмана: онъ все одинъ двлалъ, никого не призывая въ соввтъ: безъ суда и следствія отнималъ должности, унижалъ старинныхъ козаковъ и возвышалъ мелкихъ людей, грубо обращался со старшиною, а больше всего былъ невыносимъ своимъ корыстолюбіемъ: за полковничьи должности бралъ взятки и допускалъ двлать людямъ всякое утвененіе: что у кого полюбится, то у того и беретъ, а чего онъ самъ не возьметъ, то двти его возьмутъ. Наконецъ просили, отъ имени всего войска запорожскаго, сменить его съ гетманства.

Этотъ доносъ былъ поданъ Голицыну 7 іюля. Могучій бояринъ не любилъ уже прежде Самойловича: Голицынъ былъ въ ссоръ съ Ромодановскимъ, а Самойловичъ находился въ дружелюбныхъ отношеніяхъ съ послъднимъ. Доносъ былъ отправленъ въ Москву и въ Москвъ поступили по немъ такъ, какъ хотълъ Голицынъ.

22 іюля гонецъ изъ Москвы привезъ царскую грамоту. Голицыну поручалось объявить старшинѣ, что если Самойловичь не угоденъ козакамъ, то они могутъ избрать себѣ другого, а отъ Самойловича велѣно отобрать знаки гетманскаго достоинства и самого препроводить въ Великороссію, поступая такъ, какъ Господь Богъ вразумитъ и наставитъ боярина.

Голицынъ зналъ, что козаки не терпъли Самойловича и боялся, чтобъ они, какъ узнаютъ, что гетманъ сменяется, не пачали своевольствовать и расправляться съ тёми, которые возбудили противъ себя ихъ влобу. Онъ призваль къ себъ своихъ московскихъ полковниковъ, приказалъ имъ объявить старшинв о содержаніи царскаго указа и самимъ распорядиться, чтобы Самойловичь могь быть схвачень безь всякаго шума; для этого приказано было вечеромъ запереть обозъ; шатеръ гетмана и его пожитки находились внутри обоза: вельно было незамьтно для гетмана окружить его со всёхъ сторонъ возами. Какъ ни тихо все это дёлалось, но нёкоторые благопріятели гетмана смекнули, что затъвается недоброе и извъстили Самойловича. Самойловичь быль увтрень, что обвинить его въ измене нельзя и не надвялся, чтобы кто-нибудь решился на это; онъ подозръваль, что если послъдовала на него жалоба, то за его управленіе, которое, какъ онъ хорошо сознаваль, было для многихъ несносно, но въ этомъ онъ надбялся отговориться и оправдаться, твмъ болве, что нивакъ не могъ допустить, чтобы московское правительство, зная его върную многольтнюю службу, лишило его гетманства. Запершись въ своемъ татръ, ночью гетманъ писаль оправдание своихъ поступковъ и отправиль написанное

въ полковникамъ. Ему не отвъчали. Кругомъ его ставки на нъкоторомъ разстояніи былъ поставленъ караулъ. Въ полночь, генеральный писарь Василій Кочубей явился къ Голицыну, извъстиль, что все готово, все сдълано тихо, гетманъ подъ карауломъ, и просиль приказанія, что дълать далье. Голицынъ приказаль на разсвыты привести къ нему гетмана вмысты съ его сыномъ, а между тымъ, держать подъ карауломъ расположенныхъ къ гетману лицъ, чтобы не дали въ-пору знать другому его сыну, котораго ждали изъ похода къ дны повъзмъ.

Но на разсвътъ Самойловичъ отправился въ церковь къ заутренъ; старшины не ръшались входить въ церковь и нарушить богослуженія; они дожидались его у входа въ церковь. Какъ только, отслушавши заутреню, гетманъ вышелъ изъ церкви, бывшій полковникъ переяславскій, Дмитрашка Райча, схватилъ его за руку, и сказалъ: "иди другой дорогою!" Гетманъ не показалъ ни малъйшаго удивленія и сказалъ: "я хочу говорить съ московскими нолковниками". Тутъ подошли полковники и вели арестованнаго гетманскаго сына Якова, который на разсвътъ хотълъ прорваться сквозь обозъ и былъ схваченъ. Съ гетманомъ не стали говорить, посадили его на дрянной возъ, а сына его на клячу безъ съдла и повезли обоихъ въ ставку Голицына.

Голицынъ и съ нимъ военачальникъ и полковники московскаго войска сидъли на стульяхъ, на открытомъ мѣстѣ. Гетмана съ сыномъ поставили подлѣ приказнаго шатра; старшина, обвинители, по требованію Голицына, явились передъ совѣтъ военачальниковъ, и въ короткой рѣчи повторили сущность тѣхъ обвиненій, которыя изложили въ своей челобитной, а въ заключеніе, просили оказать правосудіе надъ гетманомъ. Всѣ сидѣвшіе встали. Голицынъ сказалъ: "не подали-ли вы на гетмана жалобу по недружбѣ, по злобѣ или по какому-нибудь оскорбленію, которое можно удовлетворить инымъ образомъ?"

Козаки отвъчали: "велики были оскорбленія, нанесенныя гетманомъ всему народу, а многимъ изъ насъ наппаче; но мы бы не наложили рукъ на его особу, еслибъ не его измѣна: объ этомъ нельзя было намъ молчать; гетманъ всѣми ненавидимъ; и такъ много труда стоило удерживать народъ: онъ бы разорвалъ его на клочки".

Голицынъ велель позвать гетмана.

Самойловичь пришель, опираясь на палку съ серебрянымъ набалдашникомъ; его голова была обвязана моврымъ платкомъ, онъ страдалъ головными и глазными болями.

Бояринъ изложилъ ему коротко, въ чемъ его обвиняли.

Самойловичь отвергаль все взводимое на него и сталь оправдываться. Но туть на него накинулись полковники: Солонина, Дмитрашка Райча, Гамалія. Завязался горячій спорь, нолковники разсвирѣпѣли до того, что готовы были поколотить гетмана, во Голицынь не допустиль ихъ до этого и велѣлъ увести обвиненнаго.

Голицынъ объявилъ, что теперь они могутъ выбирать новаго гетмана, а для этого нужно созвать духовенство и знатнъйшихъ козаковъ со всъхъ полковъ. Немедленно былъ отправленъ гонецъ къ окольничему Неплюеву, начальствовавшему надъ отрядомъ, посланнымъ въ днѣпровскія низовыя. Неплюеву приказывали арестовать сына гетманова Григорія, его друга переяславскаго полковника Леонтія Полуботка и другихъ, и препроводить ихъ къ Голицыну.

Однако, чего боялись, того не избъжали. Козаки, услышавши о томъ, что случилось съ гетманомъ, начали своевольничать. Въ гадяцкомъ полку убили полковника Кіашку, и съ нимъ нъсколько начальныхъ лицъ; въ придуцкомъ, стоявшемъ тогда на Низу въ Кодакъ, взволновавшиеся козаки сожгли въ горящей нечи своего полковника Лазаря Горденка и нъскольвихъ человъкъ побили; козаки собирались тайками, уходили и распространяли мятежъ по странъ. Гетманъ до крайности быль всёмь пенавистень; вмёстё сь нимь ненавидёли его сыновей и благопріятелей. Самойловичь завель отяготительныя монополія на вино, медъ, деготь и другіе предметы, выдумываль разныя нововведенія для своего обогащенія. Пріобр'єтеніе богатства для себя и для своей родни было у него ц'єлью жизни. Онъ окружаль себя компанейцами и сердюками (пъхотное войско), устроенными для приведенія къ послушанію народъ, все еще не потерявшій своего завътнаго стремленія окозачиться; гетманъ опирался, сверхъ того, на московскія силы и вель себя какъ деспоть. Съ самыми старшинами онъ обращался надменно; никто не смёль сёсть въ его присутствіи или накрыть голову; самъ происходя изъ духовнаго званія, онъ презрительно обходился съ священниками. Понятно, что его паденіе возбудило не жалость къ нему, а ожесточеніе ко всёма. твив, кто вврно служиль ему, кто потаваль его алчности и чванству, кто самъ, подъ его покровительствомъ, дозволялъ себъ самоуправство и насилія. Московское войско принуждено было укрощать вспыхнувшій бунть. Это побудило Голицына немедленно приступить въ избранію новаго гетмана.

На другой же день послё низложенія Самойловича, Голицину подали статьи, по которымъ долженъ быть избранъ но-

вый гетмань. Онъ были въ смысль прежнихъ статей. Козаки на этоть разъ пытались расширить права отдельнаго самоуправленія Малороссіи и просили, чтобы гетману дозволено было сноситься съ иноземными державами; это не было принято. Владізьцы маетностей выговорили себіз право судить подданныхъ и заставлять ихъ давать себъ положенные приносы, возить свно и дрова. Маетности генеральной старшины, заслуженныхъ знатныхъ особъ, а также имвнія архієпископскія, митрополичьи и монастырскія освобождались отъ всякихъ войсковыхъ ноборовъ. Такимъ образомъ, утверждалось господство новаго панства, грозившее устроить порабощение народа. Съ московской стороны включена статья, показывающая стремленіе къ сближенію двухъ народовъ: гетману и старшинѣ вмінялось въ обязанность соединять малороссійскій народъ съ великороссійскимъ, какъ посредствомъ супружествъ, такъ и другими путями, чтобы никто не говориль, что малороссійскій народь гетманскаго регименту (правленія), и чтобы единогласно всв считали малороссіянь съ великороссіянами за единый народъ.

Старшины, постановляя статьи, дали понять Голицыну, что они выберуть въ гетманы изъ своей среды того, на кого онъ укажетъ. Бояринъ назвалъ Мазепу, который умълъ ему понравиться.

На другой день, 25 іюля, открылась рада. Совершено было молебствіе въ походной церкви, находившейся въ шатрѣ. Вынесли знаки гетманскаго достоинства и положили на столъ, покрытый ковромъ. Бояринъ спросилъ собравшихся козаковъ: кого желаютъ они выбрать въ гетманы?

Закричали: Мазепу!

Нѣсколько голосовъ, не знавшихъ, что дѣло объ избраніи уже заранѣе рѣшено сильнѣйшими людьми, произнесли было имя обознаго Борковскаго, но сторонники Мазепы тотчасъ заглутили ихъ.

Мазена быль избрань и утверждень, а Голицынь получиль оть него десять тысячь рублей въ поминокъ. Бывшій гетмань съ сыномь Яковомь отправлень въ Сибирь. Другой сынь Григорій казнень въ Сѣвскѣ. Женш Самойловичей оставлены были въ Малороссіи на скудномъ содержаніи, удѣленномъ имъ по царской милости изъ богатства ихъ мужей.

Имущество Самойловича было описано: половина взята на государя, половина отдана на войсковую казну.



#### VП.

#### СТЕНЬКА РАЗИНЪ.

Въ жизнеописаніи царя Алексвя Михайловича мы уже показали, что его царствованіе, особенно въ шестидесятыхъ годахъ XVII въка, было чрезвычайно тяжелымъ временемъ для Россіи. кромъ тягостей, налагаемыхъ правительствомъ, кромъ произвола всяваго рода начальствующихъ и обирающихъ народъ лицъ, русскіе несли на себъ слъдствія обременительной и дурно веденной войны съ Польшею. Побъги-давнее, обычное средство русскихъ избавляться отъ общественной тяготы - увеличивались, несмотря на строгія распоряженія къ удержанію людей на прежнихъ мъстахъ; умножались разбои, несмотря на то, что ловля разбойниковъ стала одной изъ главнвишихъ заботъ правительства. Ненависть къ боярамъ, воеводамъ, приказнымъ людямъ и богачамъ, доставлявшимъ выгоды казнъ и самимъ себъ, -- приводила въ тому, что жители перестали смотреть на разбойниковъ, какъ на враговъ своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатныхъ и богатыхъ, но не трогали бъдняковъ и простыхъ людей; разбойникъ сталъ представляться образцомь удали, молодечества, даже покровителемъ и мстителемъ страждущихъ и угнетенныхъ. При такомъ взглядь, оставался уже только одинь шагь, чтобы разбойнивь следался главою народнаго возстанія. Толпы беглецовъ укрывались на Дону и тамъ усвоивали себъ понятія о козацкомъ устройствъ, при которомъ не было ни тягла, ни обременительныхъ поборовъ, ни ненавистныхъ воеводъ и дьяковъ, гдъ всф считались равными, гдф власти были выборныя; козацкая вольность представлялась имъ самымъ желаннымъ образцомъ

общественнаго строя. По давнему козацкому обычаю всёмъ давался пріють на тихомь, вольномь Дону. Б'єглецы стали тамъ называть себя казаками. Природные казаки не мѣшали имъ въ этомъ, хотя гордились передъ ними и считали себя выше ихъ; "старыхъ" природныхъ казаковъ признавало въ иначе какъ "воровскими казаками". Сами природные казаки, по отношенію къ своему состоянію, различались на людей домовитыхъ или богатыхъ, и на болъе бъдныхъ или простыхъ. Домовитые расположены были держаться исключительно своего стараго казацкаго братства, по возможности, ладить съ московскимъ правительствомъ, чтобы при его покровительствъ, сохранять свои вольности и чуждались бездомныхъ бёглецовъ, которыхъ презрительно называли "голытьбою"; тъ же, которые были побёднёе, готовы были, ради поживы, брататься съ этою "голытьбою" или "воровскими казагами". Но для голытьбы было мало средствъ въ жизни на Дону; естественно должно было явиться у ней желаніе вырваться куда-нибудь для поживы; государство русское было для нея враждебно: тамъ были ея заклятые лиходви-служилые, приказные и богатые люди; туда рвались воровскіе казаки не только для грабежа, но и для мщенія; простой же русскій народъ быль все-таки для нихъ роднымъ; и вотъ естественно возникла мыслъ: какъ было бы хорошо, еслибы на Руси истребить все, что давило простой народъ и устроить казацкую вольницу. Нужно было только человека, который бы соединиль около себя всю донскую голытьбу и подняль ее на исполнение завътной думы, засвышей во многихъ головахъ.

Такой человъкъ явился.

Въ 1665 году часть донскихъ казаковъ съ атаманомъ Разинымъ участвовала въ походъ князя Юрія Долгорукаго противъ поляковъ. Атаманъ Разинъ сталъ просить князя отпустить его домой. Князь Долгорукій отказалъ на-отръзъ. Атаманъ, считая, что служитъ бълому царю по своему хотънію, а не по долгу, ушелъ самовольно со своею станицею. Его догнали и, по приказанію князя Долгорукаго, казнили. Было у этого казненнаго атамана два брата: Степанъ или Стенька и Фролка.

Неизвъстно, ушелъ ли тогда Стенька изъ войска князя Долгоруваго или дождался конца похода, но въ слъдующемъ затъмъ году, онъ задумалъ не только отомстить за брата, но и задать страха всъмъ боярамъ и знатнымъ людямъ Московскаго Государства Стенька Разинъ былъ человъкъ кръпкаго сложенія, необыкновенно предпріимчивый и дъятельный, чело-

въкъ непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклониться передъ нимъ толпу, - своенравный и непостоянный и вмёстё съ темъ неуклонный въ принятомъ намёреніи, то мрачный и суровый, то разгульный до бътенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный съ нечеловъческимъ терпъніемъ переносить всякія лишенія, - то нікогда ходившій на богодалекій Соловецкій монастырь, то впоследствіи пренебрегавшій посты и не хотівшій знать ни таинствь, ни священниковъ. Въ его ръчахъ было что-то обаятельное. Толпа чуяла въ немъ какую-то небывалую силу, передъ которой нельзя было устоять и называла его колдуномъ. Жестокій и кровожадный, онъ забавлялся какъ чужими, такъ и своими собственными страданіями. Законъ, общество, церковь, —все, что стёсняеть личныя побужденія человёка, стали ему ненавистны. Состраданіе, честь, великодушіе — были ему незнакомы. Это быль выродокь неудачнаго склада общества; местью и ненавистью въ этому обществу было пронивнуто все его существо.

«Этоть человыкь, какъ говорить о немъ народная пысня, "не хаживаль въ казацкій кругь, не думаль думушки со старыми казаками, а сталь думать крыпкую думушку съ голытьбою"... Люди, лишенные крова, зачастую голодные, готовые на всякій бунть и разбой, нашли въ немъ своего "батюшку". Стенька, собравши около себя удалую ватагу, въ апрыль 1667 года, посадиль ее на четыре струга и поплыль съ нею вверхъ по Дону, туда, гды Донъ сближается съ Волгою и гды всегда быль сборный пункть воровскихъ казаковъ. «

Ватага Стеньки, состоявшая тогда изъ двухъ тысячъ человѣвъ, имѣла казацкое устройство: была раздѣлена на сотни и десятъи; надъ сотнею начальствовалъ сотникъ, надъ десяткомъ десятскомъ десятскомъ десятскомъ былъ атаманомъ; асауломъ у него былъ Ивашка Черноярецъ. Они стояли на высокомъ бугрѣ на берегу Волги—гдѣ именно, неизвѣстно. (Выше и ниже Камышина есть нѣсколько мѣстъ, которыя называются буграми Стеньки Разина). Стенька напалъ на весенній караванъ съ хлѣбомъ, идущій въ Москву. Тутъ были казенныя суда, патріаршія и струги частныхъ лицъ. На одномъ изъ нихъ везли ссыльныхъ въ Астрахань. Начальника стрѣлецкаго отряда изрубили; приказчика, отправленнаго при судахъ, повѣсили съ тремя человѣками. Ссыльные были освобождены. Стенька сказалъ простымъ рабочимъ и стрѣльцамъ:

\ "Вамъ всѣмъ воля; идите себѣ, куда хотите; силою не стану принуждать быть у себя; а кто хочетъ идти со мною, будеть вольный казакъ. Я пришель бить бояръ да богатыхъ господъ, а съ бѣдными и простыми готовъ, какъ братъ, всѣмъ подѣлиться".  $\chi$ 

Всв рабочіе и простые стрыльцы пристали къ нему.

Стенька завладёль судами и всёмь имуществомь, какое было на нихь, и поплыль внизь уже на тридцати стругахь; проплыль подъ стёнами Царицына, съ которыхъ стрёляли по воровскимъ казакамъ, но не сдёлали имъ никагого вреда: это было приписано вёдовству Стеньки.

Подъ Чернымъ Яромъ три астраханскихъ струга со стрѣльцами пристали къ ватагѣ Разина. Отсюда Стенька направился къ сѣвернымъ берегамъ Каспійскаго моря, достигъ устья Яика, оставилъ свою ватагу, не доходя Яицкаго городка, а самъ съ тремя товарищами подошелъ къ городу и попросился пустить ихъ "Богу помолиться". Яицкій стрѣлецкій голова пустилъ ихъ, а гости, затѣмъ, пользуясь оплошностью этого головы, отворили ворота всей своей ватагѣ. Стрѣлецкому головѣ, начальнымъ людямъ и многимъ стрѣльцамъ отрубили головы, а остальнымъ стрѣльцамъ и простымъ людямъ сказалъ Стевька:

у "Даю всёмъ волю и васъ не насилую; хотите—за мною идите въ казаки, не хотите—ступайте себё въ Астрахань" >>

Говорилъ онъ это для того, чтобы расположить къ себѣ чернь, и въ полной увѣренности, что всѣ послѣдують за нимъ; но когда нѣкоторые вздумали воспользоваться позволеніемъ Стеньки и дѣйствительно отправились въ Астрахань, то Стенька послалъ за ними погоню съ приказомъ рубить ихъ и бросать въ водуд

Стенька пробыль льто въ Яикъ, а въ сентябръ отправился къ устью Волги, разгромиль кочевыхъ татаръ, ограбиль какое-

то турецкое судно и вернулся въ Яикъ на зиму.

Астраханскій воевода, князь Хилковъ, посылаль въ Яикъ казаковъ и просиль отпустить астраханскихъ и яицкихъ стрёльцовъ и улусныхъ людей, взятыхъ въ полонъ. Стенька отъ имени всего своего казачьяго круга отвёчалъ:

"Когда придеть великаго государя милостивая грамота ко мнѣ, тогда мы всѣ свою вину принесемъ великому государю и стрѣльцовъ отпустимъ, а теперь не пустимъ никого".

Новый астраханскій воевода, смѣнившій Хилкова, князь Прозоровскій попытался въ свою очередь подѣйствовать на Разина увѣщаніями и посладъ къ нему для этой цѣли двухъ пятидесятниковъ; но одинъ изъ нихъ вернулся въ Астрахань съ извѣстіемъ, что Разинъ убилъ его товарища.

Въ 1668 году Стенька вышель въ море и боле года не

знали, гдв онъ обрвтается, а между темъ къ нему отправлялись одна за другою разныя ватаги удальцовъ со своими атаманами: 1).

Казаки Стеньки по всему берегу Каспійскаго моря отъ Дербента до Баку сожигали деревни, замучивали жителей, дуванили между собою ихъ имущества. Въ іюль они достигли Гилянскаго задива. Тутъ они узнали, что на нихъ готовится персидская военная сила. Стенька пустился на хитрости, вступилъ въ переговоры съ персіянами и объявиль, будто бъжаль со своими людьми отъ московскаго государя и желаетъ съ назавами поступить въ подданство персидскаго шаха. Хитрость удалась: казакамъ дозволили, взявши отъ персіянъ заложниковъ, послать трехъ своихъ удальцевъ въ Испагань предлагать подданство шаху; но сами казаки вследъ затемъ отправились къ Фарабату, взяли этотъ городъ, разграбили, сожгли до основанія, разорили увеселительные шаховы дворцы, выстроенные на берегу моря, перебили много жителей, набрали множество пленныхъ. Стенька, на полуострове противъ Фарабата, заложиль деревянный городовь, остался зимовать. Онь объявиль персіянамъ, чтобы они приводили въ нему христіанскихъ невольниковъ для обмена. Отсюда казаки делали по временамъ набъги на сосъдніе острова.

Между темь, посланные Стеньки достигли Испагани и были сначала приняты съ честью: шахъ поручилъ своему первому министру выслушать ихъ. Но мало по малу до персидскаго правительства доходили слухи о казацкихъ разореніяхъ на каспійскомъ побережьи; вдобавовъ, въ Испагань прівхаль московскій посоль и объясниль, что прибывшіе въ Испагань вазаки-мятежники и разбойники. Персидское правительство стало снаряжать противъ Стеньки войско, но Стенька, не дожидаясь исхода своей продёлки, перебрался уже со своими казаками на восточный берегь Каспійскаго моря. Казаки усёлись на Свиномъ островъ и дълали оттуда набъги на берегъ. Въ іюлъ напало на нихъ войско, высланное шахомъ на семидесяти судахъ. Начальствоваль астаранскій Менеды-хань. Сь нимъ быль сынь и красавица дочь. Посль кровопролитной битвы казаки одольли. Ханъ бъжалъ съ остатками войска. Сынъ и дочь его достались казакамъ. Стенька взяль персіянку себѣ въ наложницы.

<sup>1)</sup> Нѣкто Сережка Кривой пробрамся на Волгу со своею шайкою, а отгуда въ море и нагналъ Стеньку близь персидскато города Раша или Решта. Вслѣдъ затѣмъ составлянсь и другія шайки. Терскіе воеводы доносили, что появился какой-то Алешка Протакинъ, съ двумя тисячами конныхъ и запорожецъ Боба, съ четырымя стами запорожскихъ козаковъ.

Однако, казаки довольно дорого поплатились за эту побъду. Они потеряли до пятисотъ человъкъ; кромъ того, много ихъ погибло отъ болъзни, потому что часто они принуждены были пить соленую воду и несмотря на награбленныя богатства, неръдко оставались безъ хлъба. Казаки по этой причинъ поворотили домой и, недалеко отъ устья Волги, ограбили купеческую бусу (судно), которая везла поминки персидскаго шаха русскому царю. Казаки захватили въ полонъ хозяйскаго сына Сехамбета и требовали за него выкупу пять тысячъ рублей. Отецъ его съ этою въстью прибъжалъ въ Астрахань.

Астраханскій воевода Прозоровскій тотчась отправиль противъ казаковь на стругахь своего товарища, князи Львова, съ отрядомь вооруженныхь стрёльцовь. Утомившись погонею за казаками по морю, Львовь отправиль въ нимь посланца сказать, что они могуть спокойню идти на Донь, если согласятся возвратить захваченные на Волгѣ пушки и струги, отпустять забранныхь ими служилыхь людей, а съ ними купеческаго сына Сехамбета и другихь плѣнниковь.

Казакамъ было на-руку такое предложение. Число ихъ со дня на день уменьшалось отъ болъзней. Стенька согласился на предложение Львова, но купеческаго сына отдавалъ не иначе, какъ за выкупъ въ пять тысячъ рублей. Львовъ привелъ Стеньку къ присягъ и поплылъ къ Астрахани, а за нимъ плылъ туда и Стенька со своею ватагою.

Стенька отдаль князю Львову купеческаго сына за выкупъ, который князь должень быль выдать ему изъ приказной палаты. Самъ онъ, прибывши въ городъ съ главными казаками, положиль въ приказной палатъ свой бунчукъ въ знакъ покорности. Казаки отдали пять мъдныхъ и шестнадцать желъзныхъ пушекъ и нъсколько человъкъ плънныхъ персіянъ, а суда свои объщались отдать по окончаніи плаванія по Волгъ.

Воеводы поспорили съ Стенькой, домогались отдачи всёхъ пушекъ и плённыхъ, удержанныхъ казаками, но Стенька поднесъ воеводамъ поминки изъ дорогихъ персидскихъ тканей и они не перечили ему больше.

Напрасно родственники и знакомые пленныхъ персіянъ обратились къ астраханскимъ властямъ съ просьбою о возвращеніи своихъ земляковъ, родныхъ и имуществъ. Воеводы откавали персіянамъ подъ разными благовидными предлогами: сами они подружились съ Стенькой, ели, пили, прохлаждались съ нимъ; то они приходили къ нему, то онъ къ нимъ.

Казави провели подъ Астраханью десять дней и каждый день ходили по городу, щеголяя передъ пестрымъ астраханскимъ

населеніемъ шелковыми и бархатными одеждами, жемчугомъ и драгоцъвными камнями. Они величали своего атамана "батюшкой" и не только снимали передъ нимъ шапки, но кланялись ему въ землю. Расхаживая между народомъ, Стенька со всеми говорилъ ласково и привътливо, щедро сыпаль золото и серебро, помогаль нуждающимся и темъ заранее пріобрель себе расположеніе астраханской черни. На берегу Волги между казаками и астрахандами завязалась торговля, очень выгодная для астраханцевъ.

Однажды атаманъ купилъ со своими товарищами на своемъ богато украшенномъ стругв:

Возль Стеньки сидъла его наложница, плънная персидская княжна. Великолепное платье, вышитое волотомъ и серебромъ, жемчугъ и драгоценные камни боле придавали блеску ея ослъпительной красотъ. Поговаривали, что она уже начинала пріобрътать силу надъ суровымъ сердцемъ атамана.

Стенька тогда сильно выпиль и пришель въ арость, какъ это съ нимъ часто бывало. Вдругъ онъ вскавиваетъ со своего мъста, быстро подходить къ краю струга и говорить:

"Ахъ, ты, Волга-матушка, ръка великая! Много ты мнъ злата и серебра и всего добраго; какъ отецъ и мать славою и честью меня надёлила, а я тебя еще ничёмъ поблагодариль; на-жь тебъ, возьми!"

Онъ схватилъ княжну одной рукой за горло, другою ноги и бросиль въ волны.

Этотъ варварскій поступокъ не быль только пьянымъ порывомъ буйной головы. Стенька, какъ видно, завелъ у себя запорожскій обычай — считать сношенія казака съ женщиною поступкомъ, достойнымъ смерти. Его увлечение красивою персіянкою естественно должно было возбудить негодованіе и ропотъ техъ, которымъ Стенька не дозволяль того, что дозволяль себъ и быть можеть, желая показать, что не въ состоянів привязаться къ женщинь, онъ пожертвоваль красивой персіянкою своему вліянію на товарищей 1).

Изъ Астрахани Стенька съ товарищами отправился Донъ, 4 сентября, на ръчныхъ стругахъ, данныхъ воеводами вмъсто морскихъ и на десяти морскихъ, которые Стенька удержаль за собою, вопреки объщанію отдать ихъ.

По дорогъ къ Царицыну, къ Стенькъ опять пристало нъсколько служилыхъ бъглыхъ людей. Жилецъ Плохово, со-

<sup>1)</sup> Что касается обращенія Стеньки къ Волгѣ, то здѣсь, повидимому, онъ слѣдовалъ народному повёрью-бросить что-нибуль въ рёку изъблагодарности, после воднаго пути, -- повёрье языческих времень, когда реки считались одушевленными существами.

провождавшій казаковъ изъ Астрахани, сов'ятовалъ Стенькъ не принимать ихъ; но Стенька отд'ялался своей обычной фразой, что "пикого не насилуетъ", и добавилъ, что у нихъ, казаковъ, пикогда не водилось, чтобы б'яглыхъ выдавать.

Нодъ Царицынымъ къ Стенькъ пришла толпа донскихъ казаковъ съ разными жалобами на притъсненія воеводы Упковскаго.

Взбътенний Стенька побъжаль въ городъ къ воеводъ, въ приказную избу, съ угрозами и требовалъ, чтобы воевода вознаградилъ обиженныхъ казаковъ. Унковскій заплатиль все, чего требовалъ Стенька.

"Смотри-жъ ты, воевода, — сказалъ тогда Стенька, — если услышу я, что ты будешь обирать и притъснять казаковъ, когда они пріъдуть сюда за солью, начнешь отнимать у нихъ лошадей и ружья, да съ подводъ деньги брать, — я тебя живого: не оставлю!"

Воевода выслушаль это нравоучение молча.

Затемъ Стеньке донесли, что Унковскій, ожидая его прибытія, приказаль на вружечномь дворе продавать вино вдвое дороже, изъ боязни, чтобъ казаки не перепились и не стали буйствовать. Стенька съ казаками опять прибъжаль на воеводскій дворь. Воевода, чуя беду, заперся въ приказной избе, Выбивайте бревномъ дверь! кричалъ Стенька. Унковскій скрылся-было въ задней избе, но когда начали и туда ломиться казаки, онъ выскочилъ въ окно. Стенька всюду искалъ его, бегалъ даже въ церковь, кричалъ: "зарежу! но пе могъ отыскать Унковскаго. Тогда Стенька съ досады велёлъ выпустить изъ тюрьмы колодниковъ, а казаки хвалились, что пустятъ "краснаго пётуха" и перебьютъ всёхъ приказныхъ и начальныхъ людей. Однако, на этотъ разъ они только попугали.

Изъ Царицына Стенька пробрался на Донъ, основался на островъ, устроилъ городовъ Кагальникъ и обнесъ землянымъ валомъ. Сюда стала стекаться къ нему голытьба съ Хопра, Волги и Украины; вскоръ число его людей дошло до 2,700 человъкъ. Стенька щедро надълялъ всъхъ имуществомъ, а самъ жилъ, какъ и всъ, въ земляной избъ, показывая этимъ, что не на однахъ словахъ проповъдуетъ равенство. Жена Стеньки и братъ его Фролка, находившіеся въ Черкасскъ, тайно бъжали оттуда въ Кагальникъ.

Московское правительство было недовольно Прозоровскимъ за то, что онъ выпустиль изъ рукъ Стеньку Разина; хотя ему прежде и послана была милостивая грамота о казакахъ, но это дълалось для вида: Прозоровскій долженъ былъ самъ до-

гадаться и принять болье крыпкія мёры къ предупрежденію дальнёйшаго "воровства". Изъ Москвы послань быль жилець Евдокимовь съ царскою грамотою къ допскимь казакамь, а на самомь дёль, чтобы узнать, что затывается у казаковь Разина. Донской атамань Корнило Яковлевь собраль кругь и прочель милостивую царскую грамоту. Казаки поблагодарили и рёшили послать съ отвытомь къ великому государю свою станицу. Но на другой же день въ Черкасскъ явился Стенька со своею ватагою и началь кричать, что московскіе бояре подстрекають царя парушать казацкія вольности, собраль свой особый кругь изъ преданныхъ себь казаковь и велыль привести къ себь Евдокимова.

"Зачёмъ ты пріёхалъ сюда?" спросилъ Стенька.

Евдокимовъ отвъчаль: "Прітхаль съ царскою милостивою грамотою!"

Не съ грамотою ты прівхаль, а лазутчикомь за мною подсматривать и про пасъ узнакать", закричаль Стенька и удариль Евдокимова, а за нимь казаки принялись отмфривать ему удары.

"Въ воду, въ воду его! посадить въ воду!" кричалъ Стенька. Избитаго Евдокимова бросили въ воду, а товарищей его посадили подъ стражу. Последние были потомъ тайно освобождены Яковлевымъ.

Послѣ этого смѣлаго поступка Стеньки, донскіе казаки толпами стали переходить къ нему. Онъ громко объявляль, что пора идти на бояръ и созывалъ молодцевъ на Волгу.

Зная его щедрость, некоторые обратились къ нему съ просьбою возстановить храмы, незадолго передъ темъ сгоревше въ Черкасске. "На что церкви? Къ чему поны? — сказалъ имъ на это Стенька: — венчать что-ли? Да не все ли равно: станьте въ наре подъ деревомъ, да проплящите вокругъ, вотъ и повенчались". (Вероятно, Стенька взялъ это изъ древней народной песни, где говорится о подобномъ венчаніп вокругъ ракитова куста).

Въ май Стенька собрался въ походъ и направился прямо къ Царицыну. По дорога къ нему присталъ извастний воръ Васька Усъ. Четыре года передъ тъмъ прославился онъ тамъ, что съ шайкою баглихъ крестьянъ разорялъ помащиковъ и вотчиниковъ по воронежскимъ и тульскимъ укранивымъ мастамъ. Стенька сдалалъ его своимъ асауломъ.

Въ Царицынъ уже все было готово къ приходу Стеньки. Онъ заранъе расположилъ къ себъ жителей, распустивъ черезъ своихъ посланцевъ слухъ, будто къ пимъ идетъ царское

войско съ твиъ, чтобы погубить ихъ, а онъ, Стенька, станетъ оборонять ихъ. Часть войска Стеньки подъвхала на судахъ; другая половина подошла сухимъ путемъ и окружила городъ конницею и пъхотою. Смънивтій Унковскаго царицынскій воевода Тургеневъ заперъ городскія ворота и приготовился къ защить. Но царицынцы впустили казаковъ въ городъ. Тургеневъ заперся въ башнь съ племянникомъ, боярскими людьми, десятью стръльцами и тремя царицынцами. Стенька былъ принятъ съ почетомъ нъкоторыми духовными: царицынцы устроили ему попойку. Покутивши съ ними, Стенька принялся добывать башню, гдъ засълъ воевода. Бывшіе съ Тургеневымъ люди погибли въ свалкъ, а самъ Тургеневъ былъ взятъ живьемъ. Его повели на веревкъ къ Волгъ, кололи, ругались надъ нимъ, а потомъ бросили въ воду.

Туть донесли Стенькъ, что сверху плывуть московскіе стръльцы, посланные на защиту низовыхъ городовъ.

Стенька вышель изъ города со своими казаками и застить московскій отрядь въ семи верстахъ отъ Царицына. Московскіе стрівльцы, не зная, что дівлается въ Царицынів, спітили къ городу на судахъ; но ихъ приняли въ два огня: съ города били изъ пушекъ, а съ берега палили на нихъ казаки. До изти сотъ человівть погибло, триста сдались Стеньків. Начальниковъ утопили, а простыхъ стрівльцовъ Стенька обласкалъ и посадиль на свои суда гребцами.

Стенька провель въ Царицынѣ около мѣсяца и ввелъ тамъ казацкое устройство: онъ раздѣлилъ жителей на десятки и сотни и вмѣсто воеводы, назначилъ городоваго атамана. Отсюда разсылалъ онъ во всѣ стороны своихъ людей съ возмутительными письмами къ простому народу, а казаки его пограбили нѣсколько судовъ на Волгѣ и взяли Камышинъ.

Въсть о неожиданномъ взятіи Царицына произвела въ Астрахани сильный переполохъ. Воеводы на-скоро снярядили до сорока судовъ, снабдили пушками, посадили на нихъ около трехъ тысячъ человъсъ и отправили противъ Стеньки подъ начальствомъ князя Семена Ивановича Львова.

Стенька тотчасъ же узналъ, что изъ Астрахани послана на него военная сила. Онъ собралъ кругъ и, по приговору круга, оставилъ въ Царицынъ по человъку съ десятка для охраны города, а самъ, съ остальною силою, состоявшею изъ восьми или десяти тысячъ человъкъ, двинулся къ Астрахани. Часть казаковъ съ самимъ Стенькою плыла по Волгъ на встръчу Львову; отрядъ конницы, подъ начальствомъ Васьки Уса и Еремъева шелъ по берегу. Подъ Чернымъ Яромъ увидали они

суда Львова. Въ войскъ послъдняго находилось нъсколько посланцевъ Стеньки. Они нашептывали стръльцамъ, что Стенька идетъ за народъ и что если они передадутся ему, то учинятъ добро и себъ и всему народу, и такъ успъли настроить простыхъ служилыхъ, что какъ только подошелъ Стенька, такъ они привътствовали его въ одинъ голосъ.

"Здравствуй, нашъ батюшка, смиритель всёхъ нашихъ лихолевъ!"

Начальниковъ связали и выдали казакамъ.

"Теперь,—сказалъ Стенька служилымъ, — мстите вашимъ мучителямъ, что хуже татаръ и турокъ держали васъ въ неволѣ: я пришелъ даровать вамъ льготы и свободу! Вы мнѣ братья и дѣти, и будете вы также богаты, какъ я, если останетесь мнѣ вѣрны и храбры!"

Стреденихъ головъ, сотниковъ и дворянъ, по обычаю, перебили. Львовъ оставленъ въ живыхъ.

Стенька сталъ наводить справки: какъ примутъ его въ Астрахани. Ему отвъчали, что тамъ все свои люди и сдадутъ городъ, какъ только онъ придетъ туда.

Въ Астрахани уже ждали прихода Разина. Воевода Прозоровскій и митрополить Іосифъ сознавали опасность своего положенія. Въ Астрахани не было недостатка въ оружіи и запасахъ, но нельзя было разсчитывать на вѣрность стрѣльцовъ и жителей. Еще могла бы спасти ихъ помощь изъ Москвы, но послать туда гонца съ вѣстью не предвидѣлось никакой возможности: по Волгѣ шли струга Стеньки; въ степи рѣзались между собою калмыки...

Разныя предзнаменованія еще болье усиливали тревогу: тряслась земля; шли проливные дожди съ градомъ; на небъ радужными цвътами играли три столпа...

18 іюня услыхали въ Астрахани, что Стенька уже недалеко. Митрополить съ духовенствомъ устроилъ вокругъ города крестный ходъ. Впереди несли икону Божьей Матери; у каждыхъ воротъ совершалось молебствіе. Воевода съ городовымъ приказчикомъ обошелъ всё городскія стёны, осмотрёлъ орудія, разставилъ стрёльцовъ, пушкарей, затинщиковъ и воротниковъ. Чтобы прекратить всякое сообщеніе, всё ворота завалили кирпичемъ. Приготовлены были кучи камней и кипятокъ.

21 іюня подъ вечеръ вдругъ зазвонили колокола на астраханскихъ башняхъ. Тревога была не напрасная. Стенька и его казаки съ лъстницами шли на приступъ Астрахани.

Воевода выёхаль со двора съ братомъ своимъ. Затрубили въ трубы на сигналъ къ сраженію. Воевода со стрёлецкими

головами, дворянами, дётьми боярскими и подъячими направился въ Вознесенскимъ воротамъ, такъ какъ казаки показывали видъ, что хотятъ оттуда сдёлать приступъ; но на самомъ дёлѣ Стенька, пользуясь наступавшею темнотою, велѣлъ подставлять лѣстницы въ другомъ мѣстѣ, гдѣ осажденные сами подавали казакамъ руки и пересаживали черезъ стѣны. Воевода тогда замѣтилъ свою оплошность, какъ услышалъ пять выстрѣловъ: то былъ роковой сигналъ на сдачу города.

Чернь и бѣдняки бросились на дѣтей боярскихъ, дворянъ и людей боярскихъ. Кто-то ударилъ воеводу копьемъ въ животъ. Онъ упалъ съ лошади; одинъ старый холопъ снесъ его въ соборную церковь и положилъ на коверъ. Братъ воеводы былъ убить на-повалъ. Стрѣльцы измѣнили вмѣстѣ съ астраханскими посадскими. Фролъ Дура, пятидесятникъ конныхъ стрѣльцовъ, послѣдовалъ за раненымъ Прозоровскимъ въ церковь и сталъ въ дверяхъ съ обнаженнымъ ножемъ, рѣшившись не иначе пустить казаковъ въ храмъ, какъ черезъ свое мертвое тѣло.

Начали сбътаться въ церковь всъ, кому грозила бъда отъ рабовъ, подначальныхъ и бъдняковъ. Спъшили туда женщины съ дътьми. Прибъжалъ и митрополитъ. Онъ былъ въ большой дружбъ съ воеводою. Съ плачемъ припадалъ старикъ къ груди раненаго, утъшалъ, исповъдовалъ и причастилъ. Двери храма были заперты желъзною ръшеткою. Занималась заря. Казаки съ двухъ сторонъ входили въ городъ. Толпа ихъ бросилась на соборную паперть. Фролъ Дура былъ изрубленъ въ куски; казаки изломали ръшетку и ворвались въ церковь. Прозоровскаго вынесли и положили подъ "раскатомъ"; затъмъ стали хватать всъхъ бывшихъ въ церкви, вязали назадъ руки и сажали рядомъ подъ стънами колокольни въ ожиданіи суда Стеньки.

Въ восемъ часовъ явился Стенька на судъ. Онъ началъ съ Прозоровскаго, приподняль его за руку и вывелъ на раскатъ. Всв видъли, какъ Стенька сказалъ что-то воеводв на ухо, а тотъ отрицательно покачалъ головою; вслъдъ затъмъ Стенька столкнулъ воеводу съ раската головой внизъ. Дошла очередь и до связанныхъ, которыхъ было около четыреста пятидесяти человъкъ. Всъхъ приказалъ перебить Стенька. Чернь исполнила приговоръ атамана; по его приказанію, тъла были свезены въ Троицкій монастырь и погребены въ одной общей могилъ. Тутъ было и тъло Прозоровскаго.

Вслёдъ за этой расправой, Стенька, не терпѣвшій ничего писаннаго, приказаль вытащить изъ приказной палаты всѣ бумаги и сжечь на площади. "Вотъ,—говориль онъ,—я сожгу такъ всѣ дѣла на верху у государя!"

Имущество убитыхъ было подуванено между казаками и приставшими къ нимъ стръльцами и астраханскими жителями. Ограблены были церкви и торговые дворы: товаръ также дълили.

Астрахань была обращена въ казачество. Стенька пробыль въ этомъ городѣ три недѣли и почти каждый день бывалъ иьянъ. Онъ обрекалъ на мученія и смерть всякаго, кто имѣлъ несчастіе не угодить народу. Тѣхъ рѣзали, тѣхъ топили, инымъ рубили руки и ноги, пускали ползать и истекать кровью. Жены казачьи и посадскія неистовствовали надъ вдовами 1) дворянъ, дѣтей боярскихъ и приказныхъ. Тѣхъ, кто выказывалъ состраданіе къ жертвамъ, заколачивали до смерти. Астраханцы, въ подражаніе Стенькъ, стали въ постные дни ѣсть мясо и молоко; кто не хотѣлъ, того принуждали силою.

Передъ уходомъ изъ Астрахани, Стенька потребовалъ къ себъ двухъ сыновей князя Прозоровскаго, которые скрывались съ матерью въ палатахъ митрополита, и приказалъ повъсить за ноги. Потомъ, снявши старшаго, Стенька велълъ его сбросить со стъны, а младшаго, восьми-лътняго, чуть живого, высъчь розгами и возвратить матери.

Оставивши въ Астрахани атаманомъ Ваську Уса, Стенька выступиль изъ Астрахани, съ войскомъ въ десять тысячъ человъкъ, и поплылъ вверхъ по Волгъ на двухъ-стахъ судахъ;

по берегу шла конница.

Послѣ Царицына первымъ городомъ на пути былъ Саратовъ, за нимъ Самара. Стенька взялъ оба города одинъ за другимъ, повѣсилъ тамошнихъ воеводъ, перебилъ дворянъ и приказныхъ людей. Въ обоихъ городахъ было введено казацкое устройство.

Между тёмъ посланцы Стеньки разошлись по всему Московскому Государству до отдаленныхъ береговъ Бёлаго моря, пробирались и въ самую столицу, распространяли въ народё "прелестныя" письма Стеньки, въ которыхъ онъ извёщалъ, что идетъ истреблять бояръ, дворянъ и приказныхъ людей, искоренять всякое чиноначаліе и власть, установить казачество и учинить такъ, чтобы всякъ всякому былъ равенъ. "Я не хочу быть царемъ, — говорилъ и писалъ Стенька: — хочу жить съ вами какъ братъ". Онъ зналъ, что крёпко насолили народу бояре, дворяне и приказные люди, и удачно направлялъ свои удары; но зналъ онъ также, что крёпко въ народё уваженіе къ царской особё, и рёшился прикрыться личиною этого уваженія. Онъ распустиль

<sup>1)</sup> Нѣкоторыхъ изъ этихъ несчастныхъ казаки взяли себѣ въ жены и Стенька насильно заставлялъ свищенниковъ вѣнчать ихъ, а тѣхъ священниковъ, которые ве слушались, бросали въ воду.

слухъ, будто съ нимъ находится царевичъ Алексей 1) и низверженный патріархъ Никонъ. Посланцы Стеньки толковали народу, что царевичъ убъжаль отъ суровости отца и злобы бояръ, и Стенька идеть возводить его на престоль, а царевичь объщаеть льготы и волю. Они ополчали православныхъ за гонимаго патріарха и въ то же время разжигали вражду старообрядцевъ противъ новшествъ, введенныхъ этимъ патріархомъ; инородцевъ возбуждали противъ русскихъ, язычниковъ и мугамеданъ на христіанъ и обратно, рабовъ на господъ, служилыхъ противъ начальниковъ. Всё партіи, всё вёрованія, всё страсти затрогиваль Стенька, лишь бы произвести смуту и безпорядокъ и свергнуть ненавистный ему порядовъ; что будеть послъ, вуда идти - надъ этимъ врядъ-ли задумывался Стенька. Стенька сносился съ врымскимъ ханомъ и пытался призвать на Русь его орды; онъ отправиль даже, какъ говорять, посольство въ персидскому шаху, но въ этомъ потерпълъ неудачу.

Изъ Самары Стенька направился къ Симбирску и прибылъ туда 5 сентября. Жители тотчась впустили его въ посадъ, гдъ находился острогъ, но взять самый городъ или времль было дёло не легкое, такъ какъ онъ былъ хорошо укръпленъ; его защищаль тогда довольно значительный гарнизонь подъ начальствомъ боярина Ивана Милославскаго. Около мъсяца пробылъ Стенька и не могъ взять города, несмотря на то, что къ нему ежедневно прибывали новыя толпы. Положение осажденныхъ становилось все затруднительное. Еще немного - и городъ, въроятно, сдался бы ворамъ, еслибы къ нему во-время не подосибла на выручку помощь: изъ Казани шель по сухопутью князь Юрій Барятинскій съ войскомъ. Заслышавь о его приближеніи, Стенька вышель къ нему на встръчу. Произошла схватка. Нестройныя воровскія шайки не могли сладить съ войскомъ Барятинскаго, гдѣ были солдаты обученные по-европейски. Долее другихъ держались донцы. Стенька дрался отчаянно; его хватили по головъ саблею и прострълили ногу. Наконець, видя, что держаться долже нельзя, онъ Ночь прекратила бойню, продолжавшуюся цёлый день.

З октября Барятинскій подошель къ кремлю и высвободыль Милославскаго изъ осады. Казаки пошли на приступъ, пытались-было зажечь кремль и — опять неудача. Стенька, видя что не одольть ему врага, бъжаль тайно ночью со своими донцами и покинуль остальныхъ своихъ сообщниковъ на произволъ судьбы.

<sup>1)</sup> Настоящій царевичь тогда уже умеръ. Какой-то черкесскій князект, взятый казаками въ плінь, должень биль поневолів играть роль царевича.

Утромъ, оставленные подъ Симбирскомъ матежники увидели, что казаки ихъ покинули и сами бросились къ Волгъ, чтобы захватить оставшіяся суда и убіжать на нихъ. Но Барятинскій посладъ на воровъ ратныхъ дюдей: припертые къ Волгъ поражаемые выстрълами, они падали въ воду. Болъе шести соть человъкъ было взято въ плънъ. Ихъ казнили. Весь окрестный берегь быль покрыть рядомь висёлиць. Жители подгородныхь слободь, приставшіе къ Стенькі,

являлись къ воеводамъ съ повинною.

Побъда эта была до чрезвычайности важна. Еслибы усивхъ быль на сторонь Стеньки, то мятежь приняль бы, въроятно, ужасающіе разміры. Уже все пространство между Окою и Волгою на югъ до саратовскихъ степей и на западъ до Рязани и Воронежа было въ огнъ. Возмутители бродили шайками и поднимали народъ; въ нъкоторыхъмъстахъ они сами обращали въ пепель селенія, а потомъ возбуждали къ мятежу лишенныхъ крова и имущества. Мужики помъщичьи и вотчинище, монастырскіє, дворцовые и тяглые стали умерщвлять своихъ господъ, приказчиковъ и начальныхъ людей, выказывая при этомъ замъчательную изобрътательность въ жестокостяхъ, какъ всегда бываетъ при народныхъ возстаніяхъ. Имя "батюшки" Степана Тимовеевича неслось все далве и далве: уже въ самой Москвв начали поговаривать, что Стенька вовсе не воръ. На съверъ отъ Симбирска, по всему протяженію нагорной стороны, поднялись язычники, инородцы, мордва, чуваши, черемисы, сами не зная, кажется, за что бунтують. Въ алатырскомъ уёздё собралось мятежное ополчение изъ пятнадцати тысячъ человъвъ. Вследь затемь, началось волнение въ богатомъ и большомъ сель Лысковь и охватило Нижегородскую землю. Шайки мятежниковъ овладели монастыремъ Макарія Желтоводскаго, осаждали Нижній, но были разсвяны.

Возстаніе разлилось по всей полост, занимающей нынтынія губерніи: симбирскую, пензенскую и тамбовскую. Поднялись темниковскій, кадомскій и тамбовскій убзды. Темниковскіе крестьяне, подъ предводительствомъ какого-то попа Саввы, грабили господскіе дома, чинили поруганіе надъ женщинами. Витстт съ ними ходила старица (монахиня) Алёна, переодтая въ мужское платье. Ее считали въдьмой; она носила съ собой заговорныя письма и коренья и посредствомъ ихъ пріобрътала побъду. Шайка эта была разсвяна княземъ Долгорукимъ старица Алёна сожжена въ срубъ. Города Корсунь, Саранскъ, оба Ломова — Верхній и Нижній, Пенза попались въ руки мятежниковъ: везув убивали воеводъ и приказныхъ людей, сожигали

бумаги, устроивали казачество, провозглащали всёмъ равную свободу. Простой народъ большею частью приставаль из мятежникамь. Но вездё торжество ихъ было недолговременное. Отряды ратныхь людей разбивали нестройныя толиы; возставшіе поселяне покорялись, обыкновенно увёряя, что пристали къ мятежу поневолё и выдавали зачинщиковъ и предводителей. Круто распоряжались московскіе воеводы съ болёе виновными мятежниками: однихъ вёшали, другихъ сажали на колъ, нёкоторыхъ драли крючьями, засёкали до смерти на страхъ прочимъ; менёе виновныхъ воеводы били кнутомъ и всёхъ приводили къ присягё, а мугамеданъ и язычниковъ къ шерти. По свидётельству современника, главное мёсто казней было въ Арзамасё—главной стоянкё князя Долгорукова 1).

Въ то самое время, когда волновалась восточная половина Московскаго Государства, братъ Стеньки, Фролка, поплылъ вверхъ по Дону и напалъ на Коротоякъ,—но былъ разбитъ Ромодановскимъ.

Возстаніе отозвалось и въ слободскихъ полкахъ, населенныхъ малороссіянами: въ Острогожсев, потомъ въ Чугуевв, но было укрощено самими же слобожанами, не приставшими къ мятежникамъ.

На сѣверѣ за Волгою возстаніе вспыхнуло въ галицьомъ уѣздѣ подъ начальствомъ воровскаго казака Ильюшки, но было скоро усмирено.

И въ другихъ мѣстахъ Русской земли народъ готовъ былъ отвликнуться на призывъ Стеньки. Ожидали только дальнѣй-шихъ успѣховъ предводителя, обѣщавшаго всѣмъ русскимъ людямъ казацкую волю. "Разнесется вѣсть, — говоритъ современникъ, — что воры государевыхъ людей побили — и люди этому радуются; а скажутъ, что ратные государевы люди воровъ побили, — станутъ люди унылы и печалятся о погибели воровъ". Разсказываютъ, что въ эту ужасную зиму царскіе воеводы безъ жалости сожигали села и деревни, укрощая возмущеніе и что вообще погибло тогда до ста тысячъ народу.

Чтобы подъйствовать на возбужденные умы народа религіознымъ страхомъ, по царскому повельнію, патріархъ Іосифъ съ освященнымъ соборомъ, на первой недъль поста, предалъ

<sup>4) &</sup>quot;Страшно было смотрѣть,—говорить этоть современникъ,—на Арзамасъ: его предмѣстья назались совершеннимъ адомъ; стояли висѣлици и на наждой висѣло по сорока и по пятидесяти труповъ, валялись разбросанныя головы и димились свѣжею вровью; торчали колья, на которыхъ мучались преступники и часто были живы по три дня, испытывая неописанныя страданія..."

анавемъ вора и богоотступника и обругателя святов церкви Стеньку Разина со всъми его единомышленниками.

Послѣ симбирскаго пораженія, Стенька убѣжаль на Донъ и дѣлаль приготовленія къ новому походу, но атамань Корнило Яковлевь настроиль противь него донцовь. Неудача лишила Стеньку прежняго обаянія на Дову. Напрасно старался Стенька варварскими казнями своихъ противниковь, попадавшихся ему въ руки, навести страхъ и заставить себѣ снова повиноваться; напрасно приступаль онъ къ Черкасску и хотѣль взять его. Онъ удалился въ свой городокъ Кагальникъ, не унываль и все еще скликаль народъ къ себѣ, но донцы весною напали на него и взяли его въ плѣнъ, вмѣстѣ съ его братомъ, Фролкою. Кагальникъ былъ разоренъ.

Неизвъстны подробности взятія Стеньки, но современные иностранцы и малороссійская лътопись говорять, что онь быль взять обманомъ. Обоихъ братьевъ привезли сначала въ Черкасскъ, гдъ Стеньку содержали въ церковномъ притворъ на цъпи, въ надеждъ, что сила святыни уничтожить его волшебство и ему не удастся бъжать. Въ концъ апръля ихъ обоихъ повезли въ Москву. Самъ Корнило Яковлевъ провожалъ ихъ.

Фролка быль отъ природы тихаго нрава и затосковаль: "Вотъ, братъ, это ты виною нашимъ бъдамъ!" — говорилъ онъ съ огорченіемъ.

"Никакой бъды нътъ! — отвъчалъ Стенька. — Насъ примутъ почестно; самые большіе господа выйдутъ на встръчу посмотръть на насъ!"

4 іюня прошла по Москвѣ вѣсть, что казаки везутъ Стеньку. Народъ высыпаль за городъ смотрѣть на человѣка, одно имя котораго многихъ приводило въ трепетъ. За нѣсколько верстъ отъ Москвы поѣздъ остановился. Съ Разина сняли его платье и одѣли въ лохмотья:

Изъ Москвы привезли большую телѣгу съ висѣлицею. Стеньку поставили на телѣгу и привязали цѣпью за шею къ перекладинѣ висѣлицы, а руки и ноги прикрѣпили цѣпями къ телѣгѣ. За телѣгою долженъ былъ бѣжать Фролка, привязанный цѣпью за шею къ краю телѣги.

Такъ въёхалъ въ столицу Московскаго Государства атаманъ воровскихъ казаковъ. Онъ слёдовалъ съ равнодушнымъ видомъ и опустивъ глаза. Одни смотрёли на него съ ненавистью, другіе съ состраданіемъ и сочувствіемъ.

Братьевъ привезли въ земскій приказъ и тотчасъ начался допросъ. Стенька молчалъ.

Его повели въ пыткъ. Первая пытка была кнутъ - толстая

ременная полоса, толщиною въ палецъ и въ пять локтей длиною. Ему связали назадъ руки и поднимали вверхъ, потомъ связывали ремнемъ ноги; палачъ садился на ремень и вытягивалъ тёло такъ, что руки выходили изъ суставовъ, а другой палачъ билъ по спинъ кнутомъ. Стенька получилъ такихъ ударовъ около сотни, но не испустилъ ни одного стона. Всъ, стоявшіе, тутъ, пдивились.

Его положили на горащіе уголья. Стенька молчаль.

По его избитому, обожженному тѣлу начали водить раскаленнымъ желѣзомъ; и тутъ молчалъ Стенька.

Ему дали отдохнуть и принялись за Фролку. Фролка началь кричать инвопить отъ боли.

"Экая ты баба!—сказалъ Стенька.—Вспомни наше прежнее житье; мы проживали со славою, повельвали тысячами людей; надобно же теперь переносить бодро несчастье. Развъ это больно? Словно баба иглою уколола!"

Стенькѣ стали брить макушку. "Вотъ какъ! — сказалъ онъ: — мы слыхали, что ученыхъ людей въ попы постригаютъ; мы же съ тобой, братъ, простаки, а насъ постригли!"

Ему начали лить на темя по каплѣ холодную воду. Это было такое адское мученіе, котораго никто не могъ вынести. Стенька его вытерпѣлъ.

Все тёло его представляло безобразную, окровавленную, опухшую массу. Съ досады, что его ничто не пронимаетъ, стали Стеньку еще бить палками по ногамъ. Стенька молчалъ.

6 іюня 1670 года вывели Стеньку на Лобное місто вмістів съ братомъ Фролкою. Собралось множество народа. Прочитали длинный приговоръ, гді излагались всі преступленія осужденныхъ. Стенька слушаль спокойно. Палачъ взяль его подъруки. Стенька обратился къ церкви, перекрестился, поклонился на всі четыре стороны и сказаль: "Простите!"

Его положили между двухъ досокъ. Палачъ отрубилъ ему сперва правую руку по локоть, потомъ лѣвую ногу по колѣно. Стенька не показалъ даже знака, что чувствуетъ боль. Между тѣмъ Фролка, въ виду мученій брата, которыя ожидали его самого, растерялся и закричалъ:

"Я знаю дѣло и слово государево!"

"Молчи, собава!" сказалъ Стенька.—Это были послѣднія слова Стеньки. Палачъ отрубилъ ему голову. Его туловище разсѣкли на части и воткнули на копья; воткнули также на колъ и голову; внутренности бросили собавамъ.

Казнь Фролки была отсрочена, потому, что онъ объявилъ

о какомъ-то кладъ, котораго однако не нашли. Фролку оста-

Въ Астрахани нѣсколько времени держались приверженцы казненнаго Стеньки. Сначала атаманомъ тамъ былъ Васька Усъ. Астраханскій митрополитъ Іосифъ уговаривалъ жителей принести повинную и до того раздражилъ казаковъ, что его подвергли ныткѣ огнемъ и потомъ 11 мая сбросили съ раската. Васька Усъ не долго жилъ послѣ него. Атаманомъ по смерти Васьки сдѣлался Оедька Шелудякъ. Въ Астраханъ прибѣжали съ Дону остатки Стенькиной шайки подъ начальствомъ Алешки Каторжнаго. Силы мятежниковъ увеличились. Оедька попытался еще разъ двинуться вверхъ по Волгѣ къ Симбирску, но, послѣ двухъ неудачныхъ приступовъ, былъ разбитъ и бѣжалъ обратно въ Астрахань.

Вслёдъ затёмъ прибылъ въ Астрахани съ войскомъ посланный отъ царя бояринъ Милославсейй и старался селонить астраханцевъ къ покорности убёжденіями, обёщая царское милосердіе виновнымъ. Оедька долго упрямился; но въ Астрахана истощились съёстные запасы, сдёлался голодъ; онъ наконецъ долженъ былъ по требованію астраханцевъ согласиться на сдачу, выговоривши отъ боярина полное и всеобщее прощеніе. 27 ноября 1670 года вошелъ бояринъ въ городъ и поставиль въ соборной церкви икону Богородицы, называемой "Живоносный Источникъ въ чудесёхъ", на память о совершившемся событіи "грядущимъ родамъ".

Никто не быль казнень, не было никакого сыска. Самые важные преступники и въ числъ ихъ Оедька Шелудякъ, жили на свободъ; но за такую милость награбленныя богатства переходили въ руки боярина и его подначальныхт, служилыхъ и приказныхъ людей. Милосердіе, дарованное бояриномъ Милославскимъ, было дано отъ имени царя, предоставившаго боярину это право; сначала правительство и не дъйствовало вопреки ему; оно дозволяло боярину отпускать въ разныя мъста покаявшихся мятежниковъ. Нъкоторыхъ бояринъ бралъ себъ во дворъ въ услуженіе. Вдругъ, лътомъ 1671 года, пріъхалъ въ Астрахань князь Яковъ Одоевскій для сыска и расправы. Начались допросы, пытки и казни. Оедька Шелудякъ, Алешка Грузиновъ—убійца астраханскаго митрополита и другіе задорнъйшіе мятежники, были повъшены. Остальные отправлены на службу въ верховые города.

Такъ окончилась кровавая драма, имъвшая значение попытки ниспровергнуть правление бояръ и приказныхъ людей, со всякимъ тягломъ, съ поборами и службами, и замънить

старый порядовъ инымъ-вазацкимъ, вольнымъ, для всёхъ равнымъ, выборнымъ, общенароднымъ. Попытка эта была задушена въ-пору; духъ мятежа не успълъ еще охватить большей части Московскаго Государства; нестройныя толпы поселянь и посадскихъ не въ состояние были выдерживать борьбу съ войскомъ, уже отчасти знакомымъ съ европейскимъ военнымъ обучениемъ. Извъстно, что правильно обученное войско, составляющее притомъ отдельное отъ народа сословное тело, везде было лучшею опорою властей противъ народныхъ волненій. Если при сильномъ распространеніи духа возстанія и оно можеть, наконець, проникнуться тімь же духомъ, то прежде чёмъ дойдеть до этого, оно-имъя возможность осилить первыя попытки облечь замыслы въ дёло, - способствуеть безсилію самых в замысловь. Такъ было и при Стенькъ. Быть можетъ мятежъ не быль бы такъ скоро задушень, еслибы Стенька явился подъ Симбирскомъ дителемъ: и Русь испытала бы ляжелыя потрясенія, хотя, конечно, все-таки возвратилась бы къ старому порядку. Малороссія служить нагляднымь образчикомь того, къ чему могло привести стремление распространить на весь народъ казацкое устройство, составлявшее идеаль возстанія Стеньки.

### VIII:

#### СИБИРСКІЕ ЗЕМЛЕИСКАТЕЛИ XVII ВЪКА.

Въ продолжении царствования двухъ первыхъ Романовыхъ, русскіе подчинили себѣ почти все пространство сѣверо-восточной Азіи. Съ необывновенно малыми военными силами и съ ничтожными затратами отъ государства, это дёло было совершено вольными удальцами, носившими вообще названіе казаковъ. По мере движения русскихъ къ востоку, правительство строило остроги, которые, смотря по удобству сбора ясака съ окрестныхъ жителей и при увеличении русскаго населенія, переименовывались въ города, а въ городахъ назначались воеводы. Воеводы изъ своихъ городовъ отправляли охотниковъ казаковъ "проведывать новыя землицы" и подчинять ихъ царской власти. Какъ скоро казакамъ удавалось открыть такую новую землицу, воевода приказываль строить въ ней острогъ и посылалъ туда служилыхъ людей съ боевыми и со събстными запасами, подъ начальствомъ казачьихъ пятидесятниковъ. Сибирскіе туземцы не имѣли огнестрѣльнаго оружія, жили въ разбивку и потому не могли противостоять казакамъ. Воеводы и подвъдомственные имъ начальники остроговъ имъли приказание приглашать къ себъ туземныхъ князьковъ, ласкать ихъ, поить виномъ, которое чрезвычайно нравилось сибирскимъ туземцамъ, и давать подарки разными бездълицами, особенно металлическими вещами, чтобы заохотить ихъ вступать въ подданство царю и платить ясакъ, состоявшій въ міхахъ. Для ручательства въ своей вітреости, туземные князья, подчиняясь царю, оставляли русскимъ заложниковъ или аманатовъ, своихъ братьевъ и дътей, а иногда и

сами оставались заложнивами. Тёхъ, которые сопротивлялись, принуждали къ поворности силою. Покоряясь по необходимости, сибирскіе туземцы, обыкновенно, при первой же возможности, бунтовали, не хотёли платить ясака и часто нападали на русскіе остроги, иногда даже задавали немалый страхъ русскимъ, но вообще не могли сладить съ ними и прогнать ихъ. Правительство постоянно напоминало воеводамъ, чтобы они не дёлали никакихъ насилій надъ туземцами, не брали съ нихъ лишняго, не обращали ихъ противъ воли въ христіанство. Но эти увъщанія мало приводились въ исполненіе, и русскіе постоянно раздражали туземцевъ своимъ жестокимъ обращеніемъ. Безпрестанныя однообразныя стычки съ инород-

цами наполняють всю исторію Сибири.

Съ начала царствованія Михаила русскіе построили Енисейскъ, и съ этого времени усилилось и шло неустанно движеніе къ востоку и югу Сибири. Русскіе вступили тогда въ борьбу съ тунгусами. Мало по малу тунгусские внязья, видя невозможность устоять, покорялись одни за другими, сами приходили въ Енисейскъ и приносили соболей. Въ 1621 году воевода Дубенскій основаль Красноярскь и утвердился тамъ съ тремя стами человъкъ. Туземные жители качскіе татары, при помощи киргизовъ, сопротивлялись, осаждали Красноярскъ, но были разбиты и обязались платить ясакъ. Въ 1629 году Дубенскій выслаль казаковь на ріку Кань; они покорили и подчинили платежу ясака камашей, одинъ изъ древнихъ народовъ Сибири, положили основание городу Канску. Потомъ покоренъ быль народъ тубинцы. До какой степени было легко справляться съ ними, показываеть то, что высланный изъ Енисейска атаманъ Галкинъ съ сорока человеками могъ принудить ихъ къ повиновенію. Между тімь, въ томъ же 1629 году, высланный изъ Енисейска сотникъ Бекетовъ проилыль по ръвъ Тунгускъ и Илиму и дошель до бурятовъ, а по следамь его Хрипуновь на берегахь Ангары первый имель съ бурятами стычку. Тогда распространились слухи о многочисленности, богатствъ и силъ народа бурятскаго, котораго русскіе называли "братскимъ". Въ 1631 году атаманъ Порфирьевъ построилъ Братскій острогъ на Ангар'я въ земл'я бурятовъ и съ тъхъ поръ начались попытки подчинить этотъ народъ, не поддававшійся русскимъ болье десяти льтъ. Проникши на ръку Илимъ (впадающую въ Ангару), гдъ построенъ быль Илимскій острогь, русскіе двинулись на Лену. Атаманъ Галкинъ, по следамъ высланныхъ имъ еще прежде казаковъ, переправился волокомъ отъ р. Илима до р. Муки, впадающей въ Куту и достигъ Лены. За нимъ Бекетовъ въ 1632 году отправился внизъ по Ленъ и заложилъ Якутскій остроть (ныньшній г. Якутскъ). Тамъ встрьтился онъ съ якутами, которые сначала приняли-было дружелюбно русскихъ и вступили съ ними въ торговлю. Русскіе проникли на берега Вилюя (впад. въ Лену) и подчинили тамошнихъ тунгусовъ. Преемникъ Бекетова въ Якутскъ, атаманъ Галкинъ, сталъ посылать по окрестностямъ партіи для подчиненія якутовъ. Это до такой степени возмутило послъднихъ, что они поднялись и пытались взять или зажечь Якутскъ, но не съумъли и не желая ни за что покоряться русскимъ, собрались всъ бъжать изъ своей земли. Галкину удалось едва удержать изъ нихъ половину. Въ 1635 году, выше Якутска, поставленъ былъ на Ленъ Олекминскъ.

Въ Енисейскъ доходили темные слухи о существованіи большого озера Ламы (Байкала), врая богатаго, где есть серебряная и золотая руда. Но русскіе не знали, въ какой сторонъ искать его; думали, что Лама изливается въ море. Въ 1636 году отправлена была экспедиція изъ Енисейска для отысканія этого озера. Дёло было поручено какому-то Елисею Юрьеву, который, взявши въ Олекминскъ служилаго, Прошку Лазаря, съ десятью человъками, да сорокъ промышленныхъ охотниковъ, отправился внизъ по Ленъ, выплылъ въ Ледовитое море, завернуль налѣво въ устье рѣки Оленки, и остался тамъ зимовать. Весною онъ прошель сухопутьемъ до Лены при усть в р. Молоди. Удальцы сдёлали два коча (лодки) и снова отправились внизъ по Ленъ, поплыли на востокъ по морю и черезъ пать сутокъ достигли р. Яны, плыли въ продолжение трехъ ведёль по Янё и брали ясакъ съ жителей. Прозимовавши въ этихъ мъстахъ, они весною построили четыре коча и поплыли внизъ по реке Яне до ея устья. Елисей Юрьевъ остался тамъ и положилъ основание Устьянску, а пятерыхъ человъкъ отправиль въ Енисейскъ съ ясакомъ.

Подобные подвиги изумительны, если принять во вниманіе крайнюю суровость климата, перемёны вётра при плаваніи, необходимость строить кочи, проходить сухопутьемъ по неизвёстнымъ странамъ и таскать на себё тяжести, зимовать въ дикой пустынё, при морозё не менёе сорока градусовъ, при недостатке средствь и съ малымъ числомъ людей, среди дикихъ неизвёстныхъ племенъ.

Въ 1638 году изъ Якутскаго острога для пріисканія "новыхъ землицъ" отправился на востокъ служилый человъкъ Постникъ Ивановъ съ тридцатью удальцами и лошадьми. Они достигли р. Янги, гдъ нашли тунгусское племя, называемое

ламутами. Несмотря на то, что это племя не хотело платить ясака, Постникъ двинулся внизъ по Янгъ, набралъ шесть сороковъ соболей и отправиль въ Якутскъ, а самъ остался вимовать. Весною неустрашимый Постникъ Ивановъ перешелъ черезъ горы среди враждебныхъ ламутовъ, достигъ Индигирки и проникъ въ землю юкагировъ, гдъ захватилъ одного туземца. Оставивши шестнадцать человъвъ въ юкагирской землъ и трехъ человъкъ для сбора ясака, Постникъ Ивановъ съ пятнадцатью товарищами вернулся въ Якутскій острогъ и доносиль, что надобно обратить внимание на землю юкагировъ, что она богата звърьми и рыбою, и притомъ онъ видълъ у юкагировъ серебро, но не могъ узнать: откуда они его получали, потому что не понимаеть юкагирскаго языка. Изъ Якутска опять отправили на Индигирку Постника для сбора ясака и съ тъхъ поръ русские начали брать ясакъ съ юкагировъ. Изъ Якутска же стали затемь посылать партіи служилыхь людей въ разныя стороны, съ твмъ, чтобы навести справки о земляхъ и ръкахъ: откуда онъ вытекають и куда впадають? какъ тамъ люди живуть? чёмъ питаются? есть-ли у нихъ въ стране зверь и рыба? какъ они управляются, какъ воюють?.. На продовольствіе этимъ служилымъ полагалось на годъ по двъ четверти съ осьминою ржаной муки и по осьминъ крупъ на человъка. Они должны были стараться захватить въ свои руки важныхъ людей изъ туземцевь и стращать мёстных жителей тёмь, что царь прислаль на Лену большое войско съ огнестръльнымъ оружіемъ и если они не покорятся, то имъ будетъ дурно. Вмёстё съ тёмъ приказано было давать имъ разныя побрякушки, но отнюдь не показывать огнестрельнаго оружія, чтобы оно наводило на нихъ страхъ неизвъстностью. Бывали неръдко случаи, когда посланныя партіи ссорились между собою и доходили даже до дракъ.

Появленіе русских служилых на Лен тотчась повлекло туда промышленниковь и правительство устроило на Ленскомъ волок (въ пункт перехода съ енисейской системы на ленскую) таможню. Тамъ завелось поселеніе и въ 1639 году назначены на Лену воеводы: сначала они жили въ Устькутск потомъ въ Якутск Въ 1640 году, воеводы стали накликать гулящихъ людей на Лену, на пашню, съ разными льготами.

Русскіе земленскатели проникли далеко на сѣверъ и зашли уже къ Индигиркѣ, но на югъ, ниже Устькутскаго острога и ниже Олекминска на Ленѣ, страна имъ была неизвѣстна. Они называли ее вообще "Братскою землею" и узнавали объ ней отъ тунгусовъ, которые представляли ее какою-то богатою, обѣтованною землею. Отъ тунгусовъ доходили до нихъ слухи

о мугальской (монгольской) земль, о Китав и о множествю серебра въ техъ странахъ. Эти слухи о серебрю были побудительными причинами движенія русскихъ къ югу. Въ 1640 году ленскій воевода послаль партію служилыхълюдей по рекв Чав и они привезли вымъненный у тунгусовъ серебряный кругъ, который носили тунгусы на головахъ для украшенія. Въ 1641 году отправился вверхъ по Леню казачій пятидесятникъ Мартынъ Васильевъ съ казаками, для прінска новыхъ земляцъ и серебряной руды. Они дошли до устья Куленги, поставили Верхоленскій острожовъ въ десять печатныхъ саженъ длиною и въ девять шириною, укрыпили рвомъ, надолбами и оттуда посылали къ тунгусамъ собирать ясакъ.

Черезъ два года послѣ того, въ 1643 году, отправились на поиски пятидесятникъ Курбатъ и атаманъ Василій Колесниковъ. Курбатъ съ семидесятью четырьмя казаками, двинувшись къ югу изъ Верхоленскаго острога, первый изъ русскихъ дошель до Байкала, между темь какь Колесниковь ноставиль острогъ на усть Осы, впадающей въ Ангару. Жители береговъ Ангары и ея притоковъ стали платить ясакъ государю. Колесниковъ жестоко обращался съ бурятами и противодъйствоваль Курбату темь, что тесниль техь бурать, которые уже обязались платить ясакъ въ Верхоленскій острогъ. Оставивши свой острожовъ, Колесниковъ первый проникъ за Байкалъ до устья Селенги, но не утвердиль тамъ русской власти. Его жестокости произвели возмущение бурять; вслёдь за служилыми начинали приходить русскіе охотники и поступали въ пашенние крестьяне; теперь накоторые изъ этихъ новоприбылыхъ заплатили жизнью. Возмущение было укрощено. Колесниковъ пропалъ безъ въсти.

Почти одновременно, когда русскіе проникли за Байкаль, совершены были дві замічательныя экспедиціи на Востовь.

Въ 1643 году отправился пріискивать "новыя землици" и разспрашивать про серебряную руду Василій Поярковъ: съ нимъ было сто двѣнадцать человѣкъ служилыхъ, пятнадцать охотниковъ, два цѣловальника для оцѣнки ясака, два кузнеца и два толмача. Всѣ были съ ружьями. Пороху взяли съ собою восемь пудовъ шестнадцать фунтовъ; взяли и хлѣбные запасы въ установленномъ количествѣ. 15 іюля поплыли они внизъ по Ленѣ, черезъ двое сутокъ повернули въ рѣку Алданъ и, плывя по этой рѣкѣ, въ четыре недѣли достигли устья Учюра; затѣмъ, слѣдуя по Учюру, черезъ десять дней вошли въ р. Гономъ и плыли по ней вверхъ пять недѣль съ большимъ тру-

домъ, потому что имъ пришлось перейти двадцать два порога. Здёсь захватила ихъ зима: было начало сентября.

Еще не кончилась продолжительная зима, а Пояркову надобло сидеть въ устроенномъ имъ зимовье; онъ оставилъ сорокъ человъвъ на мъстъ и велълъ имъ весною переправиться на р. Зію, о которой имёль свёдёнія оть туземцевь; самь же съ деваноста человъками пошель по льду по ръкъ Нюемкъ, а потомъ переволокся въ Зію. Здёсь онъ поймаль какого-то даурскаго князька и собраль вёсти о земляхь, которыя ему предстояли на пути. Ему описали амурскій край чрезвычайно богатымъ. Построивши острожовъ на Зіи, Поярковъ послаль сорокъ человъкъ служилыхъ для новоренія двухъ туземныхъ острожковъ, но предпріятіе не удалось. Туземцы сначала приняли русскихъ, какъ гостей, но когда предводитель отряда Юрій Петровъ началь требовать покорности и домогался, чтобъ его съ людьми впустили въ острогъ, туземцы напали на нихъ и десятерыхъ человъкъ ранили. Посланные поворотили назадь, а между тъмъ небольшое количество запасовъ ихъ истощилось; они начали голодать; травы еще не было; они питались сосною, бли трупы туземцевъ, захваченныхъ въ плёнъ; сорокъ человёкъ погибло отъ голода. Впоследстви на Пояркова принесена была жалоба, что онъ не пустиль воротившихся въ свой острожокъ, разсердившись на нихъ за то, что они ничего не сдёлали и воротились съ пустыми руками, не даваль имъ хлеба, самъ указываль, что они могутъ есть мертвыхъ туземдевъ и говорилъ: "не дороги служилые люди: вся цёна десятнику десять денегь, а рядовому два гроша"... Когда, наконецъ, прибыли къ нему тв, которыхъ онъ оставилъ на Гономъ, Поярковъ отправился по Зів, вошелъ въ Шилку, гдъ засталъ народъ дючеровъ; онъ плылъ по Амуру (называемому у него въ донесеніи Шилкою) три недёли до впаденія въ него р. Шунгалы (Сунгурсула), а потомъ шесть сутовъ до р. Усури, (которую онъ собственно называлъ Амуромъ). Затемъ четверо сутокъ плыли они по Амуру все еще въ землъ дючеровъ, потомъ вступили въ землю натковъ, черезъ двъ недъли вошли въ землю гиляковъ и еще черезъ двъ недъли достигли Восточнаго овеана. На усть Амура Поярковъ хватиль трехъ гиляковь и они разсказывали о разныхъ улусахъ и народахъ приморскаго края. Народы эти были малочисленны, находились подъ властью князьковъ, у которыхъ было вооруженной силы человъкъ триста, двъсти, сто, а у иного и менве; не мудрено, что русскіе съ огнестрвльнымъ оружіемъ, наводившимъ ужасъ на туземцевъ, никогда не видавшихъ его, могли плавать, брать въ пленъ туземцевь и собирать

ясакъ въ невъдомой странъ. Перезимовавши на устъъ Амура, Поярковъ съ наступленіемъ лъта поплылъ по морю и черезъ двънадцать недъль достигъ устья ръки Ульи. Здъсь онъ остановился, поставиль острожокъ, взялъ у туземцевъ заложниковъ, собраль соболей и остался зимовать. Весною, оставивши двадщать человъкъ въ новопостроенномъ острожкъ, отважный землечскатель перешелъ волокомъ въ теченіи двухъ недъль до ръки Маи; здъсь онъ со своими людьми сдълалъ судно и поплылъ на немъ по Маъ, достигъ Алдана, затъмъ вступилъ въ Лену и прибылъ въ Якутскъ 18 іюня 1646 года, съ небольшимъ остаткомъ служилыхъ, но съ захваченными въ плънъ жителями далекихъ странъ, которыя онъ отерылъ для Россіи.

Другой подвигь этого рода было открытіе Анадыра. Въ 1648 году, іюня 20, служилый человікь Семень Дежневь съ двадцатью иятью служилыми и промышленными людьми отправился сфвернымъ моремъ на пріисканіе новыхъ земель. Буря пронесла ихъ въ Восточный океанъ и выбросила на берегъ ниже р. Анадыра. Землеискатели пошли оттуда по невёдомой странё до р. Анадыра. Они очутились въ краю дикомъ и безлъсномъ; хлъбные запасы ихъ истощились; настала зима; не изъ чего было построить хижины и они копали себъ въ сугробахъямы и жили въ нихъ. Изъ двадцати пяти человѣкъ осталось въ живыхъ только двънадцать. Эти удальцы шли вверхъ по Анадыру, пришли въ землю анауловъ, бились съ ними и хотя самъ Дежневъ былъ раненъ, но принудилъ ихъ платить ясакъ; однаво, платить имъ было нечёмъ, потому что въ этомъ краю не было соболей. Зато русскіе нашли тамъ иного рода добычу - моржевые зубы. Дежневъ съ товарищами устроилъ себъ зимовье на Анадыръ, а вслъдъ за нимъ, по слухамъ ходившимъ о ръкъ Анадыръ, отправилась другая партія черезъ горы, подъ начальствомъ Семена Моторы и Никиты Семенова, нашла Дежнева съ товарищами и соединилась съ нимъ. За ними пришла туда третья партія казачьяго десятника Михаила Стадухина: но Дежневъ и Мотора поссорились съ Стадухинымъ за то, что онъ непріязненно относился къ тъмъ туземцамъ, которые уже заключили мирный договоръ съ Дежневымъ. Дежневъ нѣсколько лѣтъ оставался на Анадырѣ и съ тѣхъ поръ русскіе начали вздить туда сухопутьемь для собиранія моржевыхъ костей. Стадухинъ же отправился сухопутьемъ на югъ отъ Анадыра въ р. Аклею, вошелъ въ землю коряковъ, съ которыми воеваль, и добываль тамъ лесь для постройки судна съ опасностью жизни. Отъ коряковъ узналь онъ о существовании р. Изиги, гдв было много соболей, подвлаль съ товарищами

кочи и выплыль въ море, но туть буря носила его три дня; одно судно погибло. Послъ многихъ приключеній, Стадухинъ достигь Изиги и поставиль тамъ острожовь; русскіе схватили одного корявскаго князька и тёмъ заставили коряковъ платить ясакъ мъхами черныхъ лисицъ. Но малолюдность не дозволила Стадухину оставаться долго на Изигъ. Онъ поплыль въ р. Тавую, а отсюда въ землю тунгусовъ и здёсь дёла его пошли успъшно. Русскіе грабили тунгусскія юрты, брали аманатовъ и заставляди ихъ платить ясакъ. Странствованія Стадухина продолжались до 1658 года. Стадухину принадлежить честь открытія свверной части Охотскаго моря. За нимъ другія партіи начали ходить въ землю коряковъ; собирали черныхъ лисицъ и моржевыя кости, такъ-называемый рыбій зубъ. На берегахъ Восточнаго океана построены были остроги на устыяхъ рр. Ульи и Охоты, но тамошніе туземцы, довольно многочисленные, не покорялись русскому владычеству и хотя были укрощаемы, но продолжали снова возмущаться противъ русскихъ.

Русскіе земленскатели, вслудь за Поярковымь, стали вскору отправляться партіями на Амуръ въ землю дауровъ. Это были вольные охотники, избиравшіе изъ своей среды начальниковъ. Они подавали царю челобитныя, получали разрёшение отъ воеводъ и отправлялись искать новых в земель. Такъ 1649 года отправился въ даурскую землю Ларка Барабанщиковъ съ товарищами, плаваль по Амуру, измъряль ръку и собираль свъдънія о народахъ. Но болъе всъхъ прославился на Амуръ своими подвигами Іеровей Хабаровъ. Онъ отправился въ Даурію въ 1648 году, съ сотнею человъкъ вольницы, покорилъ пять городовъ, набраль всякаго запаса и воротился въ Якутскъ; а въ 1650 году, усиливши себя новыми охотниками, онъ опять пустился на Амурь, взяль городь Албазинь, потомъ въ 1651 спустился внизъ по Амуру и утвердился въ Комарскомъ острогъ. По слъдамъ Хабарова двинулись на Амуръ другіе охочіе русскіе люди и по ръкъ образовался цълый рядъ русскихъ острожковъ. Въ 1653 году Хабарова потребовали въ Москву, а вмъсто него "на великую ръку Амуръ" назначили приказнаго человъка Онуфрія Степанова. Амурскій край со всею Даурією въ 1659 году поступиль въ въдъніе города Нерчинска. Покореніе Амура привело русскихъ въ столеновение съ Китаемъ, такъ какъ китайскій императоръ считаль себя владыкою этого края. Въ 1654 году отправился въ Пекинъ, по царскому приказанію, боярскій сынь Өедоръ Байковъ, съ мирными предложеніями, но быль принять дурно, потому что не хотель соблюдать китай. скихъ перемоній и его посольство ничёмъ не кончилось. Китайцы, чтобы заставить удалиться русскихъ, приказывали жителямъ выселяться съ береговъ Амура, въ тёхъ видахъ, что русскіе, лишась средствъ къ жизни, сами уйдутъ оттуда. Однако, русскіе долго еще держались на Амуръ. Китайскія войска нападали на нихъ. Самъ Степановъ былъ убитъ въ одной стычкъ съ ними. Тамошніе русскіе остроги разорялись китайцами и возникали снова. Въ 1660 году на Амуръ опять явился Хабаровъ и накликалъ туда нъсколько сотъ охотниковъ. Мало по малу начали заводиться тамъ и пашенные крестьяне.

Между темь другіе земленскатели проникли въ Забайкалье. Бекетовъ построилъ остроги на рр. Селенгъ и Хилкъ. За нимъ другіе подчиняли бурять и заставляли ихъ платить ясакъ. Главнымъ пунктомъ въ этомъ крав быль Иргенскій острогь, а съ 1666 г. Селенгинскъ. Въ 1670 году возникъ у русскихъ важный споръ съ Китаемъ по тому поводу, что тунгусскій князекъ Гантимиръ съ сорока человъками своихъ улусниковъ перешель на русскую сторону. Китайцы сочли это поводомь къ войнъ и начали снова нападать на русскіе остроги. По этому дёлу въ 1675 году ёздиль посланникомъ отъ царя переводчикъ Спафари, но воротился безуспѣшно. На обратномъ пути изъ Пекина, онъ приказывалъ нерчинскому воеводъ не тревожить больше Амура; но этотъ привазъ не исполнялся. На берегахъ Амура появлялись новые служилые люди и строили новые остроги. Племена, обитавшія на Амурів, натки и гиляки, подущаемые витайцами, пе хотели платить ясака и безпрестанно тревожили русскіе остроги. Война шла нісколько літь. Наконецъ, въ 1685 году, уже всв остроги были разорены; оставался только Албавинъ, городъ, состоявшій подъ начальствомъ храбраго воеводы Толбузина. Осажденный многочисленнымъ китайскимъ войскомъ, Толбузинъ долженъ былъ уйти. Албазинъ быль разорень; но въ следующемь году Толбузинъ явился снова и возобновиль его. Китайское войско не замедлило явиться опять подъ Албазиномъ. Толбузинъ былъ убитъ; мъсто его заступиль казачій атамань Бейтонь и храбро отстаиваль городъ противъ осаждавшихъ, но китайцы получили приказаніе прекратить непріязненныя действія, потому что изъ Россіи опять вхаль посоль, окольничій Өедорь Алексвевичь Головинь съ большою свитою — болве двухъ тысячъ человвкъ. Китайскій императоръ съ своей стороны выслалъ въ Нерчинскъ посольство, въ которомъ важное мѣсто занимали одѣтые по-китайски двое іезуитовъ: испанецъ Перейра и французъ Жербильонъ. Ихъ сопровождало войско изъ 15,000 человъкъ. Въ августъ 1689 года открылись переговоры между послами подъ Нерчинскомъ въ шатрахъ. Разбивкою этихъ шатровъ занимался бывшій гетманъ малороссійскій Демьянъ Многогрішний, въ то время бывшій въ званіи сына боярскаго. Переговоры велись на латинскомъ языкъ черезъ іезуитовъ. Русскій посолъ старался всёми силами оттянуть отъ китайцевъ побольше "землицъ", но китайцы начали возмущать противъ русскихъ окрестное населеніе: бурятъ и онкотовъ, придвинули прибывшее съ ними войско и грозили войною. Это принудило Головина къ уступкамъ. Русскіе отказались отъ Амура. Рубежомъ назначена была р. Горбица, впадающая въ Шилку, р. Аргунь отъ истоковъ ея до сліннія съ Шилкою и каменный хребетъ, извъстный подъ именемъ Яблоноваго, вплоть до Охотскаго моря. Полковникъ Бейтонъ, державшійся въ Албазинъ, по приказанію Головина разорилъ этотъ городъ и ушелъ со всёми русскими въ Нерчинскъ.

Такимъ образомъ, амурскій край, крайній предёлъ русскихъ землеоткрытій, находившійся тридцать лётъ въ русскихъ рукахъ, былъ потерянъ для Россіи до царствованія Александра II.

# IX.

## галятовокій, радивиловскій и лазарь барановичь.

Въ исторіи схоластической литературы, возникшей въ Южной и Западной Руси, послъ толчка, даннаго Петромъ Могилою умственному движенію, особенно возбуждаеть вниманіе историка Іоанникій Галятовскій по своему живому и сообразному съ духомъ своего въка и общества участію къ вопросамъ, касавшимся важныхъ сторонъ тогдашней политической и общественной жизни. Насколько намъ извъстно, жизнь этого человъка, какъ большею частью жизнь монаховъ, протекла довольно однообразно. Онъ родился на Волыни, учился въ Кіевъ, слушая, между прочимъ, чтенія Лазаря Барановича, постригся въ монахи, былъ игуменомъ Купятицкаго монастыря на Полъсьъ; съ 1659 года нёсколько лёть занималь должность ректора кіевскихъ школь, потомъ жиль въ Москвѣ и, наконецъ, въ Малороссіи, гдё быль архимандритомь, сначала новгородьсверскаго, потомъ черпиговскаго елецкаго монастырей. Онъ скончался въ 1688 году. Галятовскій находился подъ покровительствомъ бывшаго своего наставника Лазаря Барановича, архіепископа черниговскаго, и съ его рекомендаціей отправился въ Москву, гдф былъ принять радушно. Какъ видно, это былъ человъвъ неискательный, скромный, но вмъсть съ темъ болье, чёмъ многіе его современники, неспособный вращаться въ одивхъ отвлеченностяхъ и постоянно обращавшійся къ жизненнымъ вопросамъ.

Оцѣнивая Галятовскаго, нужно сравнивать его съ другими писателями его времени и тогда, при всѣхъ недостаткахъ его, опъ представитъ для насъ значительный интересъ. Сочиненія

его могутъ безъ скуки читаться даже теперь. Слогъ его менте страдаеть напыщенностью; изложение у Галятовскаго вездъ толково, языкъ приближается къ народной малорусской рвчи, хотя онъ употребляль такія польскія слова, которыя теперь забыты, но, въроятно, тогда были въ-ходу. Тогда самый польскій языкъ не переставаль еще быть для малоруссовь культурнымъ языкомъ и занималъ такое почти мъсто, какое виоследствіи заняль книжный русскій, а потому Галятовскій написаль нъсколько сочиненій по-польски. Какь монахь, Галятовскій вращается въ области церковной и находится подъ вліяніемъ тёхъ взглядовъ, которые имъ были усвоены по воспитанію, но его живая, даже поэтическая натура везді проглядываеть изъ-подъ гнета мертвящей схоластики. Сочиненія его показывають большую, хотя одностороннюю начитанность, знакомство со многими византійскими и среднев вковыми богословскими и церковно-историческими писателями; онъ любить особенно ссылаться на Баронія. Для приданія силы своимъ доводамъ, онъ приводитъ отовсюду примъры и свидътельства, однаво, относится къ нимъ безъ критики и вообще до наивности довърчивъ. Галятовскій отличается сильнымъ воображеніемъ, любитъ образы, разсказы, анекдоты, хватается за нихъ при первой возможности и увлекается ихъ художественною стороною, а потому явный вымысель нередко принимаеть за истину.

Въ то время, когда жилъ и писалъ Галятовскій, мыслящаго малорусса духовнаго званія естественно могли и должны были занимать отношенія его церкви и народа въ римскому католичеству, къ іудейству и къ мугамеданству, такъ какъ Малороссіи приходилось неизбѣжно сталкиваться со всѣмъ этимъ.

Защита православія противъ римско-католической пропатанды, какъ мы сказали, легла въ основу всёхъ цёлей Петра Могилы при устройстве кіевской коллегіи. Правду сказать, скоро после смерти знаменитаго іерарха, ученая война на перыяхъ и на словахъ должна была отойти на задній планъ, а вслёдъ затёмъ должны были выступить впередъ иныя задачи для просвёщенія въ русскомъ крав. Наступила борьба за вёру другого рода. Народъ сталъ за нее и за себя съ дубьемъ и кольями, затёмъ—успёхи соединенныхъ русскихъ силъ отвоевали у Польши почти всё древнія русскія области. Еслибы московская политика не отодвинула разрёшеніе вёковаго спора еще на столётіе, то православіе въ областяхъ Южной и Западной Руси, поступившей подъ власть московскихъ государей, мало нуждалось бы въ диспутахъ и диссертаціяхъ за свою неприкосновенность. Кіевскіе ученые дол

жны были бы заниматься преимущественно чёмъ-нибудь другимъ. Но вышло иначе. Поляки одерживали верхъ надъ русскими. Русскія земли, только что отпавшія отъ Польши, опять возвращались подъ ея власть. Православію пришлось уживаться съ господствующимъ католичествомъ въ единомъ государственномъ тёлё; православнымъ духовнымъ опять предстояло стараться не ударить лицомъ въ грязь передъ римско-католическимъ духовенствомъ и выступить противъ нихъ съ оружіемъ учености и краснорѣчія на защиту своей вѣры. Религіозные диспуты о вопросахъ, составляющихъ сущность различія между Западною и Восточною церковью, дѣлались самыми жизненными современными вопросами.

Іудеи еще въ недавнее время были признаны народомъ южно-русскимъ его врагами и утъснителями. Таково было народное убъжденіе. Іудей панскій арендаторъ, іудей-монополисть, іудей откупщикь, бравшій оть пана на откупь достояніе, жизнь и совъсть русскаго хлона — быль для послъдняго тажелье, чымь самь пань. Рышившись сбросить съ себя въковыя цъпи, русскій возненавидьль іудея, который, какъ ловкій промышленникъ, пользовался слабыми сторонами общества, въ которомъ жилъ: десятки тысячъ израильскаго народа погибло во время возстанія. До какой степени господствовало у малоруссовъ омерабніе въ этому племени, конечно, поддерживаемое и невъжественнымъ фанатизмомъ, показываетъ то, что Хмельницкій, въ числі условій, на которыхъ готовъ былъ примириться съ полявами, требовалъ недопущенія іудеевъ въ Украину. Но какъ только народное волнение утихло въ русскихъ областяхъ, оставшихся за Польшею, іудеи опять принялись тамъ за свои промыслы, и опять готовились стать для русскихъ темъ, чемъ уже были прежде. Этого мало. У іудеевъ распространилось върованіе, что является на землю Мессія, что приходить, наконець, давно желанное время величія израильскаго народа и порабощенія ему народовъ другихъ въръ. Естественно было въ это самое время русскому писателю вступить въ литературу съ такою рачью, въ которой выражалась народная вражда.

Наконецъ, южнорусскій народъ находился то въ постоянных сближеніяхъ, то въ столкновеніяхъ съ мугамеданскимъ міромъ; козаки то пускались на чайкахъ грабить приморскіе турецкіе города, то призывали татаръ и турокъ къ себъ на помощь противъ поляковъ. Тогда еще не исчезала старая надежда на союзъ державъ противъ мугамеданства съ цълью изгнанія турокъ изъ Европы, освобожденія православныхъ гре-

ковъ и словянъ. Русскимъ, какъ исповѣдующимъ одну вѣру съ христіанами восточными, эта мысль была ближе къ сердцу, чѣмъ какому бы то ни было другому народу.

Во второй половинъ XVII въка сложились обстоятельства, придававшія болье живости надеждамъ на исполненіе великаго предпріятія. Московское Государство вело войну противъ мусульманъ за одно съ Польшею, вмъсто того, чтобы, какъ дълалось издавна, вооружать татаръ на Польшу или терпътъ татарскіе набъги, предпринятые съ подущенія поляковъ. Тогда само собою пришло въ головы многимъ, что если кому, то московскому государю предстоитъ великое призваніе стать во главъ христіанскаго дъла освобожденія единовърцевъ и единоплеменниковъ отъ тяжкой неволи.

Галятовскій въ своихъ сочиненіяхъ затронуль всё эти три современные ему вопроса: римско-католическій, іудейскій и мусульманскій. Въ 1663—64 годахъ король польскій Янъ-Казимиръ шелъ съ войскомъ отбирать подъ свою власть лёвый берегъ Днёпра. Наученные опытомъ, поляки стали теперь для вида ласковёе обходиться съ православнымъ духовенствомъ, стараясь расположить его въ себё съ тою цёлью, чтобъ оно не возбуждало противъ нихъ народа. Это было для поляковъ въ то время тёмъ удобнёе, что многимъ изъ малороссійскаго духовенства не совсёмъ нравились пріемы московской власти, и они не слишкомъ остались довольны дёломъ Богдана Хмельницкаго. Съ своей стороны, православные духовные, въ виду ожидаемаго соединенія Малороссій съ Польшею, должны были стараться поставить и свою церковь, и свое сословіе въ положеніе, менёе унизительное по отношенію къ католичеству.

Король Янъ-Казимиръ остановился въ Бѣлой Цереви. Здѣсь коронный канцлеръ енископъ Пражмовскій пригласилъ къ себѣ на пиръ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ русскихъ духовныхъ и съ ними вмѣстѣ Галятовскаго. Хозяинъ свелъ ученаго православнаго съ ученымъ іезуитомъ Пекарскимъ, королевскимъ проповѣдникомъ; между послѣдними произошелъ диспутъ, который былъ потомъ опубликованъ Галятовскимъ въ особой брошюрѣ на польскомъ языкѣ. Споръ вращался около вопроса о первенствѣ папы. Галятовскій показалъ на этомъ диспутѣ внаніе церковной исторіи, знакомство съ отцами церкви исъ сочиненіями западныхъ богослововъ и историковъ. Доказательства Галятовскаго вѣски, изложеніе кратко, ясно; нѣтъ лишней риторики. Православный духовный старался побить іезуита свидѣтельствами самихъ же западныхъ соборовъ: констанцскаго и базельскаго. Въ противность паписту, хотѣвшему, по обще-

принятому на Западъ обычаю, выводить изъ текстовъ Новаго Завъта, будто апостолъ Петръ былъ выше другихъ апостоловъ Христовыхъ, — Галятовскій доказываетъ, что всѣ апотолько Христось, что каждый патріархь въ своей епархіи можеть созывать соборы, сноситься съ другими патріархами и, такимъ образомъ, созвать вселенскій соборъ, что приговоръ церкви, а не приговоръ одного папы или патріарха можетъ быть незыблемымъ авторитетомъ. Между прочимъ, Галятовсвій такъ уличаль папистовь, говорившихь, что папа необходимъ для созванія собора: "У вашего Беллярмина, -- говорить Галятовскій, — въ сочиненіи о соборахь, сказано, что кардиналы и епископы могутъ сами созывать соборы, если папа впадеть въ ересь, или умреть, или сойдеть съ ума, или потеряетъ свободу. Стало быть, у васъ безъ папы могутъ епископы собрать вселенскій соборъ. Поэтому, папа не можетъ назваться верховнымъ властителемъ церкви. Вспомните, что написано въ 8 гл. кн. Царствъ. Когда израильтяне собрались въ пророку Самуилу и стали просить у него царя, Господь сказаль Самуилу: "не тебя они отвергли, а меня,—не хотять, чтобы я царствоваль надъ ними!" Видите: Богъ разгиввался на израильтянь за то, что они, отвергнувши Бога, своего царя, избрали себъ царемъ и владыкою человъка. И теперь Богъ гивается на ремлянъ за то, что они, отвергнувши Царя и Господа своего Іисуса Христа, выбрали себъ смертнаго человъка, папу, господиномъ и монархомъ". -- "Если, -возразиль Галятовскому противникъ, -- вы не хотите признать главою церкви своей римскаго папу, то должны будете имъть главою мірскаго государя".—"Вотъ прекрасное заключеніе, воскливнуль Галятовскій, —я вамь говориль и говорю: Христосъ, Христосъ, Христосъ, а не вто-нибудь другой, есть глава святой церкви".

Короткіе, сжатые доводы Галятовскаго имёли въ свое время болъе силы, чъмъ иныя длинныя разсужденія. Впослъдствіи Галятовскій, въ дополненіе къ своей "Розмовъ", написалъ еще одно сочинение по польски объ исхождении св. Духа, направленное противъ западно-римскаго ученія, защищаемаго тогда ісзуитомъ Боймою, написавщимъ внигу "Старая въра". Сочиненіе Галятовскаго носитъ названіе "Старая Западная цервовь—(г.-е., говоритъ) новой". Въ этомъ сочиненіи, главнимъ образомъ, доказывается, что догматъ объ исхождении св. Духа отъ Сына, проповёдуемый папистами, не есть достояние древней Западной церкви, а болье позднее нововведение.

Противъ іудейства Галятовскій выступиль съ пространною книгою на южнорусскомъ языкъ подъ названіемъ "Мессія Правдивый". "Я написаль эту книгу, -- говорить онь въ предисловіи, -потому что на Волыни, на Подоли, въ Литвъ и въ Польшъ жидовское нечестіе слишкомъ высоко подняло рога свои; явился на Востовъ, въ Смирнъ, какой-то плутъ Сабева и назвался жидовскимъ Мессіею, прельстивъ жидовъ ложными чудесами; онъ объщаль имъ возстановить Герусалимъ и израильское царство, возвратить имъ ихъ отечество и вывести изъ неволи. Глупые жиды торжествовали, веселились, надъялись, что Мессія возьметь ихъ на облака и перенесеть всёхъ ихъ въ Іерусалимъ... Некоторые повидали свои дома и имущества, ничего не хотели делать и говорили, что воть скоро Мессія ихъ перенесеть на облакъ въ Герусалимъ. Иные по цълымъ днямъ постились, не давали всть даже малымъ детямъ, и во время суровой зимы купались въ прорубяхъ, читая какую-то вновь сочиненную молитву. Тогда жиды смотрели на христіанъ высокомфрно, угрожали имъ своимъ Мессіею, и говорили: вотъ мы будемъ вашими господами; ваши короли, князья, гетманы, воеводы, сенаторы, будутъ нашими пастухами, пахарями, жнецами; будутъ дрова рубить, печи намъ топить и дёлать все, что жиды имъ принажутъ: вы должны будете принять іудейскую въру и поклониться нашему Мессіи. Въ то время нъкоторые малодушные и бъдные христіане, слыша разсказы о чудесахъ ложнаго Мессіи и видя крайнее высоком вріе жидовъ, начали сомнъваться о Христъ: точно-ли онъ быль дъйствительный Мессія, стали свлоняться въ въръ въ ложнаго Мессію, напуганные угрозами о его строгости. Для того, чтобы христіане не тревожились въстями о ложномъ Мессіи и не сомнъваясь върили, что Іисусъ Христосъ былъ истинный Мессія, — я написаль книгу эту. Я написаль ее также для того, чтобы сбить спёсь и высокомеріе жидовь, на стыдъ имъ и на поношеніе, такъ какъ они уже не разъ дозволяли себя обманывать ложнымъ Мессіямъ. Меня побудили къ этому и нечестивые поступки жидовъ, которые, живучи въ христіанскихъ государствахъ, относятся съ презрѣніемъ и поношеніемъ ко Христу Богу нашему и во всему христіанскому народу".

Сочиненіе Галятовскаго изложено въ формѣ разговора христіанина съ іудеемъ—форма старая. Образцомъ русскому ученому послужило, вѣроятно, "Состязаніе христіанина съ іудеемъ", написанное писателемъ ІІ вѣка Юстиномъ Философомъ. Христіанинъ Галятовскаго доказываетъ, опираясь на священное писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта, на сочиненія отцовъ

церкви, на разныхъ историковъ церкви, что истинный Мессія не могь быть никто иной, какъ только Інсусь Христось, опровергаеть тв возраженія, какія обыкновенно делали противъ христіанства ветхозаконники, защищаеть противь іудейскихь нападокъ христіанскіе догматы и обряды, наконецъ, въ свою очередь обличаеть іудейскія заблужденія и суевфрія. Такая книга, какъ "Мессія Правдивый", иміла живой современный интересъ. При возрастающей силь іудейства, читающему русскому человъку надобно было пріобръсть понятіе о томъ, что такое іудейство въ его столкновени съ христіанствомъ; надобно было знать что, говорять и какъ говорять противь христіань іудеи, и какъ должны отвъчать имъ христіане. Современное значеніе этихъ вопросовъ подтверждается известіемъ Галятовскаго о томъ, что въ его время іудеи отвращали христіанъ отъ христіанства. "Мессія Правдивый" посвящень царю Алексью Михайловичу, и это обстоятельство не лишено современнаго смысла. Въ XVII въкъ, несмотря на неизмънную неохоту великоруссовъ допускать въ свою землю іудеевь, послёдніе, для разныхъ цёлей, проникали въ Москву, обыкновенно выдавая себя за людей другого племени, и книга Галятовскаго имела задачею познакомить царя и московскихъ книжниковъ съ јудейскимъ вопросомъ, чтобы принять надлежащія міры противъ іудейскихъ козней.

Для насъ, въ историческомъ значеніи, важна въ особенности послёдняя часть этого сочиненія, гдё авторъ пересчитываетъ разныя преступленія, ссвершенныя, по его миёнію, іудеями противъ христіанъ и служившія тогда оправданіемъ ненависти къ іудеямъ. На основаніи этихъ данныхъ, Галятовскій, въ духё своего вёка, проповёдуетъ жестокое, можно сказать, безчеловёчное гоненіе на іудеевъ. Всё его обвиненія, расточаемыя противъ нихъ, сводятся къ тому, что іудеи заклятые враги христіанъ и дёлаютъ имъ величайшее зло.

"Жиды, — говорить христіанинь іудею, — называють нась гоями, т.-е., погаными; они избъгають пріятельскихь отношеній съ христіаниномь, гнушаются нами. И намь слъдуеть, когда-тавь, называть вась погаными и гнушаться вами. Вы не хотите принимать отъ христіанъ пищи; и христіанамъ должно сдълаться гадкимь и богомерзкимь принимать отъ іудеевь пищу. Жиды называють христіанъ нечистыми; стало быть, христіане унижають себя передъ жидами, когда не гнушаются принимать отъ жидовъ пищу".

"Ты, жидъ, —продолжаетъ христіанинъ, — готовъ присягнуть христіанину ложно; у васъ такая присяга ничего не

значить; я, поэтому, не повёрю тебё, хоть бы ты мнё присягнуль сто разъ, тысячу разъ, будто бы вы, жиды, не дълаете зла христіанамъ. Наши христіанскіе государи не должны допускать васъ, жидовъ, къ присягь противъ христіанъ, а напротивъ, должны по справедливости карать васъ за каждое преступленіе, зная, что вы не считаете дурнымъ дёломъ ложно присягнуть предъ христіаниномъ. Вашъ царь Саулъ присягнуль гаваонитамь не воевать противь нихь, а потомъ нарушиль присягу; за это Богь въ продолжение трехъ лёть каралъ его землю. И теперь, слъдуя примъру вашего царя Саула, вы, жиды, ни во что ставите присягу, вопреки заповъди Божіей, и Богъ за то самое караетъ земли и государства христіанскія голодомъ и разными смертоносными язвами. Богъ пересталь карать іудеевь за преступленіе Саула тогда, когда Давидъ приказалъ прибить ко кресту (?) и истребить съ лица вемли сыновей Сауловыхъ; теперь надобно намъ, христіанамъ, васъ жидовъ, за клятвонарушенія ваши, убивать и истреблять; тогда Богъ перестанетъ насъ, христіанъ, карать голодомъ, войною, моровымъ повътріемъ и другими бъдствіями".

Іудей требуеть отъ своего противника доказательствъ, что іудеи причиняють зло христіанамь. Христіанинь приводить нъсколько случаевъ, взятыхъ изъ разныхъ церковныхъ писателей — изъ Симеона Метафраста, Никифора, Баронія, — наконецъ останавливается на томъ, что іудеи крадуть и убивають христіанскихъ дётей, вытачивая изъ нихъ кровь. По этому обвиненію, онъ приводить болье десятка примьровь изъ хроники Райнольда, изъ какого-то Сиренія и изъ другихъ, въ особенности изъ польской книги: "Зеркало Польскаго Королевства". По извёстіямь, сообщаемымь этими писателями, іудеи совершали такого рода варварства въ Швейцаріи, Германіи, Венгріи, Италіи, Англіи, Польш'в и Литв'в. Іудеи похищали христіанскихъ дітей, искалывали ихъ иглами, и такимъ обравомъ добывали изъ нихъ кровь; некоторые описывали истязанія надъ дітьми, совершаемыя въ виді пародіи надъ страданіями Іисуса Христа; ребенку клади на голову терновый вънецъ, прибивали во вресту, прокалывали копьемъ бокъ и выпускали кровь. Самымъ ближайшимъ, по времени и мъстности, приводится событіе, будто бы случившееся на Волыни въ селъ Вознивахъ въ 1598 году. Найдено было исколотое тьло мальчика, какъ оказалось, замученнаго іудейскими раввинами въ день іудейской Пасхи. Каждый годъ, заключаетъ христіанинъ Галятовскаго, жиды должны умерщвлять, по крайней мёрё, одного христіанскаго ребенка.

На замъчаніе іудея, что іудейскій законъ велить іудеямъ беречься крови, соперникъ его возражаеть ему, что Моисеевъ законъ уже существоваль, а это, однако, не мёшало іудеямь приносить въ жертву бъсамъ сыновей и дочерей своихъ и проливать невинную кровь, какъ говорится въ одномъ изъ псалмовъ. Но когда іудей задаль ему вопрось: зачёмь іудеямь нужна эта вровь? противнивъ его оказался слабъ. Книги, изъ которыхъ онъ черпалъ данныя для этого вопроса, давали разноръчивыя объясненія. Въ однёхъ говорилось, что іуден даютъ кровь замученныхъ ими детей христіанамъ въ пище и питье, думая тъмъ пріобръсть расположеніе христіанъ въ своему племени; другія, напротивъ, показывали, что іудеи сами употребляють эту кровь въ своихъ опреснокахъ, дабы избавиться отъ того особаго запаха, который іудей всюду носить съ собою; третьи объясняли, что это у іудеевъ такая тайна, которую знають только немногіе передовые раввины, и они дають эту кровь больнымь своимь единовърцамь въ крайнихъ случаяхъ, произнося при этомъ такія слова: "если распятый Христосъ есть истинный Мессія, то пусть кровь невиннаго человъка, въровавшаго въ него, поможеть тебъ отъ гръховъ твоихъ и приведетъ тебя въ въчную жизнь!" Нъкоторые, наконецъ, говорили, что дътская кровь нужна іудеямъ для волшебныхъ снадобій и дается съ оръхами, яблоками и другими лакомствами. Изъ всего этого очевидно, что авторъ "Мессіи Правдиваго" не составиль себъ опредъленнаго понятія: зачёмъ іудеи совершають страшный таинственный обрядъ, въ которомъ обвиняли ихъ? Темъ не мене, христіанинъ Галятовскаго, ведущій диспуть съ іудеемь, остается въ полной увъренности, что іудеи похищають христіанскихь дётей, убивають ихъ мучительнымъ образомъ и вытачивають изъ нихъ кровь; а изъ этого онъ выводить такое заключение, что христіане, во избъжаніе Божіей кары надъ собою, должны убивать іудеевь и проливать ихъ кровь.

Христіанинъ переходитъ къ другимъ обвиненіямъ. Говорили, что іуден занимаются чародёйствомъ съ цёлью наносить вредъ христіанамъ. Въ этомъ отношеніи, книга "Зеркало Польскаго Королевства" доставила Галятовскому затёйливый разсказъ. Въ Польшё одинъ іудей добивался отъ женщиныхристіанки молока ея груди и обёщалъ большія деньги. Женщина, посовётовавшись съ мужемъ, дала іудею коровьяго молока, увёривши, что это молоко ея груди. Іудеи творили надъ молокомъ заклинанія, потомъ отправились къ висёлицё, гдё висёлъ трупъ казненнаго преступника, влили ему въ

ухо молока и спросили: что онъ слышить? — Мычаніе скота, —произнесь трупь. Іудеи поняли, что женщина обманула ихъ. Тогда по всей Польшѣ сталь падать скоть; было бы тоже съ христіанами, еслибы женщина дѣйствительно продала іудею молоко отъ ея груди, вмѣсто коровьяго... Христіанинъ приводить изъ Баронія еще иѣсколько примѣровь, показывающихъ, что іудем занимаются волшебствомъ. Къ области чародѣйства относили и отравленіе; въ этомъ также оказывались виновными іудеи; авторъ приводить изъ Кромера извѣстіе, будто іудеи заражали ядомъ воду въ прудахъ и источникахъ и распространяли черезъ то моровое повѣтріе.

Христіанинъ упрекаетъ іудеевъ въ томъ, что они обманщики, составляють фальшивые документы, продають мёдь и жельзо за золото или подмъшивають къ золоту и серебру металлы низшаго достоинства, принимають оть воровъ для сбыта краденыя вещи, делають тайно фальшивую монету. "Вы, - говорить христіанинь, - встми способами стараетесь обмануть, обобрать христіанина, вы считаете это добрымъ дъломъ. Вашъ талмудъ учитъ васъ этому. Вы опираетесь на тотъ примъръ, какъ ваши предки когда-то взяли въ Египтъ серебро и золото, дорогія одежды и убъжали; имъ это не вмінилось въ гріхь; вы, жиды, насъ христіань считаете погаными наравнъ съ египтянами и потому обираете насъ, какъ предки ваши обирали египтянъ. Божескій законъ не дозволяеть вамь брать дихву съ своихъ единоплеменниковъ, а дозволяеть брать ее съ язычниковъ: моавитовъ, аммонитовъ... Вы считаете насъ, христіанъ, за такихъ же язычниковъ, какими были моавиты и аммониты, и потому берете съ христіанъ чрезмфрные проценты. Со своими іудеями вы этого не делаете. Есть у іудеевъ общественная казна, куда собираются деньги, пріобрътенныя лихоимствомъ и всяческимъ плутовствомъ; каждый іудей должень приносить туда плоды своихъ трудовъ такого рода. При окончаніи года, собранная сумма делится на части: одна часть возвращается вкладчикамъ, другая идетъ на бъдныхъ іудеевъ, третья на уплату податей, четвертая остается въ казнъ. Вы платите государямъ подати тъми деньгами, которыя вы содрали съ подданныхъ техъ же государей; вы откупаете себъ города, села, мъста, аренды; обогащаетесь, чванитесь нарядными одеждами, строите себъ богатые домы и божницы. Вы, жиды, алчете обладать христіанами, владычествовать надъ нами и поэтому-то вы, обманывая насъ, забираете себъ наши деньги и имущества; вамъ хочется сдълать христіанъ своими слугами и подданными. За это следуеть

васъ или выгонять изъ государства, или обременять работою и трудомъ; слёдуетъ нашимъ христіанскимъ императорамъ, внязьямъ и всёмъ панамъ, брать изъ жидовской казнохранительницы деньги на постройку церквей и убёжищъ для больныхъ и убогихъ: пусть эти деньги пойдутъ въ уплату бёднымъ христіанамъ, чтобъ они служили не жидамъ, а христіанскимъ господамъ. Справедливо будетъ обратить деньги, собранныя жидами, на пользу государству, потому что вёдь эти деньги христіанскія. Не слёдуетъ дозволять вамъ, жидамъ, строить свои божницы, а, напротивъ, надобно ихъ разорять, потому что въ вашихъ божницахъ вы произносите желанія христіанамъ того, что постигло несчастнаго Амана".

"Зачёмъ же,—спрашиваетъ іудей,—вамъ разорять наши синагоги, вогда мы не дёлаемъ ничего худого вашимъ церквамъ?"
Здёсь, казалось, было бы кстати христіанину Галятовскаго

припомнить іудею способъ обращенія іудеевъ, арендаторовъ панскихъ имѣній, съ православными церквами: это въ числѣ другихъ причинъ и довело народъ до варварскаго избіенія іудеевъ въ Малороссіи, въ эпоху Хмельницкаго; Галятовскій долженъ былъ знать эту эпоху. Сомнѣній въ справедливости извъстій о поруганіи іудеями церквей быть не можеть, такъ какъ не только русскіе, но и польскіе историки повъствуютъ о томъ же; даже римско-католическіе священники, при всей своей ненависти къ "схизмъ", находили неприличными поступки пановъ, отдававшихъ въ распоряжение іудеевъ православныя церкви. Отчего же Галятовскій объ этомъ не говорить ни слова? Быть можеть, онъ не хотель объ этомъ упоминать, чтобъ не раздражить поляковъ, такъ какъ оскорбление церквей падало болъе на нихъ, чъмъ на іудеевъ, только пользовавшихся тъмъ, что имъ дозволялось. Какъ бы то ни было, не касаясь въ своей книгъ этого важнаго обстоятельства, Галятовскій довольствуется твиъ, что почеринуль изъ чужеземныхъ источниковъ, и повторяеть свой жестокій приговоръ надъ іудейскимъ племененъ въ такихъ выраженіяхъ: "Мы, христіане, должны ниспровергать и сожигать жидовскія божницы, въ которыхъ вы хулите Бога; мы должны у васъ отнимать синагоги обращать ихъ въ церкви; мы должны васъ, какъ враговъ Христа и христіанъ, изгонять изъ нашихъ городовъ, изъ всёхъ государствъ, убивать васъ мечемъ, топить въ ръкахъ и губить различными родами смерти".

Галятовскій оставиль противь мугамедань два сочиненія: оба написаны въ эпоху войны противь турокъ, которая предпринята была совокупными силами Россіи и Польши. Война эта сильно занимала нашего автора. Первое изъ упомянутыхъ сочиненій "Лебедь съ періемъ своимъ" посвящено въ 1683 году гетману Ивану Самойловичу. По склонности къ символизму, господствовавшей въ тогдашнихъ литературныхъ пріемахъ, Галятовскій подъ именемъ Лебедя разумѣетъ христіанство или даже самого Спасителя; противоположний ему символъ мугамеданства—Орель. Въ посвященіи своемъ авторъ говоритъ, что Лебедь своимъ голосомъ и перомъ возбуждаетъ христіанъ на ратоборство противъ мусульманъ. Сочиненіе это написано по польски, такъ какъ польскій языкъ быль еще въ большомъ употребленіи между высшимъ классомъ въ Малороссіи; но существуетъ современный русскій переводъ, писанный по словянски церковною рѣчью и вигдѣ не напечатанный. Авторъ задается цѣлью изложить ученіе, вымыслы и способы, какъ христіане могутъ на войнѣ побѣдить бусурманъ и истребить ихъ гнусное имя съ лица земли.

Авторъ хочетъ разрѣшать себѣ вопросъ: почему мугамеданство такъ долго держится на свътъ? Какъ человъкъ благочестивый, привыкшій во всёхь событіяхь ссылаться на волю Божію, онъ прежде всего становится на точку правственнобогословскую: "Господь благъ; еще не исполнилась мъра беззаконій мусульманскихъ; Богъ ожидаетъ обращенія съ другой стороны; Богъ, руководящій нравственнымъ усовершенствованіемъ христіанъ, находить нужнымъ для насъ держать надъ нами этотъ бичъ; Богъ хочетъ испытать постоянство христіанъ въ въръ: будутъ-ли они служить ему, находясь въ неволъ, и такъ-ли послужать, когда стануть свободными? Какъ нѣкогда держалъ Онъ ассиріанъ вмѣсто жевла надъ Израилемъ, такъ теперь держитъ ересь мугамеданскую жезломъ надъ христіанами, чтобы христіане, терпя отъ невърныхъ озлобленіе, прибъгали въ страхъ въ своему Творцу съ покаяніемъ, ибо, живучи въ прохладъ, просторъ, и "властопитаніи", люди забывають о Богь". Но, кромъ этихъ причинъ, Галятовскій находить еще, что христіанскіе государи не только не могуть согласиться между собою и стать единодушно противъ враговъ Христа, но еще "хановъ, атамановъ, царей бусурманскихъ, мурзъ ихъ и прочихъ живыхъ и здравыхъ снабжаютъ".

Галятовскій вспоминаеть изъ Ветхаго Завіта божескую заповідь объ избіеніи хананейскихъ народовь и сравниваеть съ непослушными израильтянами христіанскихъ государей, милостиво обращающихся съ мусульманами: "того ради,— заключаеть онъ, — Богъ на самодержцевъ и государей зіло

гнъвенъ есть". Здъсь повторяется тоже учение кровавой нетериимости, которое такими ръзкими чертами изложено въ "Мессіи" противъ іудеевъ. Московскому Государству должно было достаться при этомъ, хотя Галятовскій объ немъ не упоминаетъ: въ Московскомъ Государствъ было болъе мугамеданъ, чъмъ въ какой бы то ни было иной христіанской землъ, и ихъ не преслъдовали, не убивали.

"Орелъ" въ споръ съ "Лебедемъ" указываетъ ему, мугамеданство не только держится на свътъ, но еще расширяется, и многіе народы приняли его. Какія же этому причины? спрашиваеть авторъ. "Лебедь" даеть объяснение, что мугамедане мечемъ распространяютъ свою въру, а "смерть отъ меча люта страшна человъкомъ, приневоляетъ ихъ принятію алкорана". Много помогаеть мусульманству и что Мугамедъ дозволяеть плотскія наслажденія и об'єщаеть ихъ своимъ послъдователямъ въ небесномъ царствіи: "понеже къ гръху тълесному всъ человъцы отъ прирожденія склонны зѣло". Въ мугамеданствъ, замъчаетъ "Лебедъ", все понятно, все близко чувственному человъку; законъ же Христа "непостижимыя разуму вещи сказуеть". Число мугамеданъ, по словамъ того же "Лебедя", умножается и отъ-того, что ихъ цари имъютъ обыкновеніе, вмъсто податей, собирать дътей христіанскихъ и отдавать ихъ "учиться предести магометовой": последніе остаются на всю жизнь ей преданными; наконецъ, люди, совершившіе преступленія въ христіанскихъ государствахъ, убъгая къ бусурманамъ, находятъ у нихъ пріютъ и охраненіе, если примуть ихъ въру. Но если мугамеданъ и много, что пользы изъ того? вёдь и въ адё будетъ душь, чёмь вы небесноми царствіи, а всё мугамедане пойдуть въ геенну огненную. Богъ даетъ невърнымъ временное счастіе; за то ихъ ожидаеть по смерти ввиное мученіе, а у христіанъ хотя здёсь и отнимается временное благополучіе, за то дается по смерти въчное блаженство.

Но и на землѣ не долго уже господствовать мусульманству. Еще мученикъ Меоодій изрекъ надъ ними пророчество: "и возстанеть христіанское колѣно и будетъ ратоборствовати съ мусульманы, и мечемъ своимъ погубитъ ихъ и въ неволю загонитъ, и погибнутъ чада ихъ, и пойдутъ сынове измаиловы подъ мечъ въ плѣненіе и невольное утѣсненіе; отдастъ убо имъ Господь злобу ихъ, яко же они христіаномъ сотворища". Бароній и кармелитъ Оома Брукселенскій доставляютъ нашему автору еще пророчества о паденіи мугамеданства; наконецъ, вотъ что онъ самъ устами своего "Лебедя" извѣщаетъ

въ утёшеніе христіанамъ своего вёка, ведущимъ борьбу съ исламомъ:

"Есть у муриновъ пророчество до сихъ поръ сохраняемое, что полунощный самодержецъ мечемъ своимъ покоритъ и подчинитъ своей державѣ святой градъ Герусалимъ и все Турецкое царство. Этотъ полунощный самодержецъ есть царъ и великій князь московскій. Онъ-то истребитъ бусурманскую скверную ересь и до конца погубитъ. Ты самъ, провлятый Мугамедъ, вдохновенный Богомъ или демономъ, ты самъ пророчествовалъ, что твое скверное и противное ученіе будетъ пребывать тысячу лѣтъ; но вотъ уже тысяча лѣтъ минула, даже "съ навершеніемъ"; въ маломъ времени погибнетъ твой богопротивый законъ и скверная ересь!"

"Лебедь" объясняетъ слова Апокалипсиса (гл. 20): "ожища и царствоваща со Христомъ тысящу лѣтъ". Здѣсь—говоритъ онъ—разумѣются мученики, убитые отъ мугамеданъ: ихъ души со Христомъ царствуютъ:

Затьмъ Галятовскій разсказываетъ исторію мугамеданства, описываетъ нравы мугамеданъ 1).

Мугамедане обвиняются въ чародъйствахъ, также какъ іудея въ "Мессіи Правдивомъ": одинъ мугамеданскій воевода начерталь на земль кругь, чародыйственными заклинаніями накликаль въ этотъ кругь змёй и намазаль змёинымъ ядомъ оружіе, которое дъйствовало губительно; - татары вынимали сердца изъ тълъ христіанскихъ, мочили ихъ въ ядъ, ставили на рожнахъ въ ръкахъ и озерахъ, заражали воду и пившіе ее огравлялись... Галятовскій готовь быль, какъ кажется, обвинять въ чародъйствъ всъхъ невърующихъ во Христа: то же, мы видёли, сдёлаль онь съ іудеями. Но съ мусульманами онъ обращается безпристрастиве; за іудеями онъ не призналь ни одной свётлой черты. Говоря о мугамеданахь, онъ ссылается, напротивъ, на свидетельство какого то Варооломен Юрьевича, бывшаго четырнадцать лёть въ плёну у туровъ, и отзывается о своихъ религіозныхъ врагахъ въ тавихъ выраженіяхь:

"Они любять правду; кривды, обмана у нихь отнюдь не обрътается, ни въ жительствъ, ни въ походъ; турки покрывають свое нечестіе исполненіемъ правды; не найдешь у нихъ ни юриста, ни прокуратора; сегодня отдавай то, что объщаль

<sup>1)</sup> Онъ руководствовался извѣстіями византійцевъ: Ософана Кедрина, Евоимія Зигабена, Евлогія мученика, также Баронія, важнѣйшаго для него источника свѣдѣній при описаніи нравовъ мусульманскихъ, хроникою Гвагнини и путешествіемъ на Востовъ Христофора Радзивилла Сиротеи.

вчера. Въ большой чести у нихъ ты, святая царица—правда, всёмъ чинамъ равная благотворительница! Ей-ей, отъ всёхъ народовъ турки отличали себя правдою; и малыхъ дётей къ этому пріучаютъ и воспитываютъ такъ, чтобы они были правдивы"...

Но отъ такихъ превосходныхъ нравственныхъ качествъ мало пользы невърнымъ; по мижнію Галятовскаго, они, какъ некрещеные, все-таки всь пойдуть въ адъ; съ ними надобно воевать, чтобъ избавить изъ-подъ ихъ власти нашихъ братій христіанъ, которымъ хуже, чёмъ было іудеямъ въ Египте и въ вавилонскомъ плененіи, или чемъ было римлянамъ при готоахь; имъ такъ худо, что ихъ жизнь можетъ развъ сравниться съ положеніемъ умирающаго, который мучится передъ смертью и долгое время не можеть испустить последняго вздоха. Не въ силахъ заплатить положенной на нихъ тяжелой дани - бёдные христіане, закованные по рукамъ и по ногамъ, ходять отъ двора до двора и просять, ради "проклятато Магомета", милостыни на уплату за нихъ податей; ихъ бьютъ по подошвамъ большими палками, берутъ у нихъ дътей и продають въ рабство. Съ особеннымъ участіемъ распространяется авторъ "Лебедя" о страданіяхъ плінниковъ: всёхъ тяжелье, замвчаеть онь, -попавшимся въ плвнъ духовнымъ и ученымъ, непривыкшимъ къ телесной работе.

Наконецъ, въ "Лебедъ" приводятся какія-то непонятныя слова, которыя въ переводъ означаютъ пророчество, сохраняемое самими мусульманами о паденіи ихъ царства. "Явится какой-то турецкій царь, возьметь царство, приметь въ свою державу красное яблоко и будеть господствовать, и будуть мусульмане созидать себъ домы, насаждать виноградъ, строить твердыни, плодить чадъ, но черезъ двенадцать леть после того, какъ царь приметъ въ свою державу красное яблоко, христіанскій мечь поразить турка и погубить имя его. Дай же Богъ, чтобы при державъ великаго и непреодолимаго царя Өедора Алексвевича всв христіанскіе народы обратили свое оружіе противъ мусульманъ, губителей нашей въры; этого и бъдствующіе братія наши христіане всеусердно ожидають и помогуть намъ на общаго нашего лютаго врага! Азія при смерти, Африка мертвъетъ, золотое яблоко отъ моря Балтійскаго до озера Меотійскаго, очнувшись отъ сна, не мало даетъ помощи; Греція съ Өракіею ожидають избавленіе отъ христіанскаго оружія; за гръхи свои они, подобно Израилю, повержены въ неволю; но познали они свои беззаконія и приносять вины свои предъ Богомъ: Богъ пошлеть въ нимъ избавителя и возвратить ихъ къ прежней свободъ своро".

Другое, напечатанное по-польски, сочинение Галятовскаго противъ мусульманъ (Alkoran machometów, nauka heretycka y żydowską y pogańską napełniony, 1687) составлено въ формъ диспута между алкораномъ и когелевомъ (борцомъ), и раздълено на двънадцать частей. Здъсь излагается исторія Мугамеда, говорится объ его законь, о мугамедовомъ мечь, о чудесахъ лжепророка и пр. Когелевъ опровергаетъ алкоранъ и бьеть его на всёхь пунктахь, хотя дёлаеть достаточно промаховь, показывающихь, что Галятовскій читаль безь критики то, откуда черпаль свои познавія. Всего интереснье для насъ то, что здёсь, какъ въ "Лебеде", Галятовскій говорить о существовании пророчества о томъ, что нъкогда полуночный монархъ покорить турецкое государство; затёмъ послёдуеть паденіе мусульманства и обращеніе мусульмань ко Христу. Этоть славный, предсказанный издавна подвигь предлежить совершить московскому государю. Галятовскій вспоминаеть, какъ Тамерланъ бъжаль изъ Россіи со своими полчищами, устрашенный Божіею Матерью, какъ Димитрій (котораго онъ называетъ Семешка) разбилъ татаръ, какъ русскіе покорили Казань и Астрахань... Надлежить довершить то, что дълалось прежде. Галятовскій желаеть, чтобы царь покориль Турцію, освободиль Гробь Господень, четырехь патріарховь вселенскихъ и порабощенные христіанскіе народы изъ-подъ мусульманской власти. Ганятовскій, такимъ образомъ, въ литературъ содъйствовалъ развитію мысли о томъ, что на Россія лежить избраніе судьбы, что ея назначеніе — освободить восточныхъ христіанъ и подчинить владычеству христіанской въры мусульманскій Востокъ; однимъ словомъ, чего не докончили въ свое время крестовые походы, то суждено докончить Мысль эта обратилась въ народное върование и у турецкихъ христіанъ и у русскаго народа. Ее пов'єдали московсвимъ государямъ съ Запада папы, укрывавшіе за этими надеждами намърение подчинить себъ русскую церковь; но та же мысль развивалась въ народв и въ литературъ своимъ независимымъ путемъ.

Галятовскій быль пропов'єдникомъ. Пропов'єдь сділалась тогда необходимостью; духовный, сознавшій въ себі охоту къ писанію, скоріє всего брался за пропов'єдь. Галятовскій издаль томъ пропов'єдей, подъ названіемъ: "Ключъ Разумінія"; пропов'єди сочинены на господскіе и богородичные праздники. Галятовскій смотрієль на эту книгу, какъ на руководство: въ

предисловін въ ней онъ предлагаеть священнивамъ читать изъ нея поученія народу. Пропов'йди его им'єють характеръ болве догматическій и объяснительный, чемъ нравственнопоучительный. Толкуются народу догматы вёры, объясняются значенія таинствъ, обрядовъ, и новозавётныхъ и ветхоза-вётныхъ. Проповёдникъ чрезвычайно любитъ смёлыя и затёйливыя сравненія. Говоря, напр., о двухъ естествахъ Іисуса Христа, Галятовскій, для объясненія, указываеть на человъка, который знаеть и богословіе, и философію: "воть, —говорить онъ, - и подобіе соединенія божественнаго съ человіческимъ". Другое сравнение двухъ естествъ — съ лукомъ, связаннымъ съ тетивою; лукъ означаетъ божественную, а тетива человъческую природу. Въ проповъди на Воскресеніе Христово онъ сравниваетъ Христа съ ихнеумономъ. Крокодилъ проглотилъ ихнеумона, а ихнеумонъ крокодилу разъвстъ внутренности; такъ Христосъ поступилъ со смертью, которой подвергся. Галятовскій любить приводить въ проповёдяхъ примёры и анекдоты; встрвчаются у него примвры изъ древней исторіи: о Демокритъ, Птоломеъ, объ Аннибалъ, берутся данпыя изъ минологіи въ смъщеніи съ христіанскими образами: являются аргонавты: дельфійскій оракуль приказываеть устроить божницу Дів Марін; отъ глубокой древности проповідникъ переходить въ болье близкій ему мірь, разсказываеть анекдоть о князъ литовскомъ Витовтъ, который приказалъ зашить живого человѣка въ медвѣжью шкуру. Эти-то примѣры, сравненія, анекдоты, придавали проповѣдямъ Галятовскаго большую занимательность, и "Ключъ Разумѣнія" былъ одною изъ самыхъ читаемыхъ книгъ въ Малороссіи даже въ близкое къ намъ

При своихъ проповъдяхъ Галятовскій приложиль правило о составленіи проповъдей. "Старайся, говорить онъ, чтобы всъ люди понимали то, что ты имъ говоришь въ своемъ поученіи; какой мудрый былъ проповъдникъ Іоаннъ Златоустъ, но и его порицала женщина за трудно понимаемую проповъдь! "Галятовскій въ своихъ собственныхъ проповъдяхъ въренъ своему правилу: онъ написаны по-малорусски и были удобопонятны въ той средъ, гдъ говорились. Не всъ послъдовали его примъру висслъдствіи, когда вмъсто языка, близкаго къ народному, стали употреблять словяно-церковный, искусственный и понятный только для тъхъ, которые ему учились предварительно.

Согласно духу схоластической мудрости, почеринутой въ школъ, Галятовскій въ своемъ руководствъ учитъ проповъд-

никовъ словоизвитію, построенію поученій на словахъ, именахъ, и вообще на вифшнихъ признакахъ: находитъ, что нежданные обороты привлекають любопытство слушателей. "Можешь, -- говорить онь, -- занять вниманіе людей, толкуя имъ какое-нибудь имя и всю проповёдь построить на имени; напримъръ, въ недълю (воскресенье) говори: недъля называется оттого, что въ этотъ день ничего не делають, а только Богу молятся; или-на день Владиміра скажи, что Владиміръ оттого такъ называется, что владветь міромь; на Василія скажи, что Василій значить царь, ибо Василій Святой царствоваль надъ своимъ теломъ". Галятовскій учить озадачивать слушателей какимъ-нибудь не сразу понятнымъ для нихъ заявленіемъ; напримъръ: "на Вербное воскресенье, сказавши: -- "Православные христіане! Прошу васъ и заявляю вамъ, чтобы вы непремънно ходили въ церковь и молились Богу; на этой седьмиць будеть страшный судь", -- сойди прочь съ канедры. Это значить, что на страстной недель будеть читаться о судь надъ Інсусомь Христомъ: воть оно и есть судъ страшный". Замічательны его наставленія какъ следуеть говорить надъ умершими. Галятовскій велить проповёднику разсказывать какъ покойникъ творилъ добро, храниль православную въру, помогаль бъднымъ милостынью, даваль пособіе церквамь и монастырямь, принималь въ свой домъ странниковъ, выкупаль плѣнныхъ изъ неволи и пр., хотя бы за покойникомъ и не въдомы были такія добродътели. "Можешь, -- говорить онъ, -- кромъ того припомнить его фамилію, сказать, что она древняя, существуеть сто льть или, пожалуй, тысячу лёть на свётё, что она находилась въ родственной связи со знатными домами; можешь взять прозвище покойнаго; напр., если онъ назывался Броницкій, ты говори: онъ такъ назывался оттого, что борониль отчизну; или, напр., умершій назывался Любомирскимь; ты говори; это онъ оттого Любомирскій, что миръ возлюбилъ. Можешь взять тоже крестное имя. Умершаго звали Стефаномъ, ты говори: Стефанъ значитъ ввнецъ, и тутъ сважи, что покойникъ пріобрёль себё вёнець какъ-бы изъ цвётовъ или драгоцінных вамней; или, напр., умершаго звали Доровей; ты обратись въ слушателямъ и скажи: Православные христіане! Доровей значить даръ Божій. И нашъ Доровей, котораго видите на гробовыхъ носилкахъ, былъ истиннымъ для отчизны и для канолической церкви. Можешь также взять гербъ покойнаго: если въ гербъ у него была стръла, ты припомни текстъ: покажи мя, яко стрелу избранну; если у него

въ гербъ башня—скажи текстъ: бысть упованіе мое столпъ кръпости" и пр.

Можно подозрѣвать, что туть проповодникъ съ юморомъ говорить о проповѣдяхъ своего времени. То же можно было бы сказать относительно наставленія, какъ слѣдуетъ говорить проповѣди на дни святыхъ. Галятовскій говорить: "проповѣдь, которую ты произносиль въ день какого-нибудь святого, напр. Николая, можешь произнести на день другого святого, напр. Василія; только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ты говориль "Николая архіепископа Мирликійскаго", восхваляй Василія Великаго или Григорія Богослова и т. п. Можно даже то, что ты говориль объ Іоаннѣ Крестителѣ, перенести на Архистратига Михаила"...

Замічательно, какъ Галятовскій щадить своихъ слушателей и боится огорчить ихъ своими пастырскими угрозами. Въ проповеди на день св. Георгія онъ коснулся ада, но ему стало жаль посылать туда грешныхъ слушателей, и онъ совътуетъ имъ не отчаяваться, не унывать. Правда, изъ св. писанія слідуєть, что въ аді будеть боліве душь, чёмь на небъ, и такъ надобно же, чтобы адъ къмъ-нибудь наполнился-и вотъ проповъднивъ утъщаетъ на этотъ счетъ слушателей, напоминая имъ, что въдь на свъть много невърныхъ жидовъ, мугамеданъ, есть довольно всякихъ еретиковъ, аріанъ, несторіанъ, адамитовъ, монофизитовъ: будетъ кому наполнить адъ; а мы православные христіане, -- говорить онъ, -будемъ надёнться, что всё достигнемъ вёчнаго спасенія. Точно также въ проповъди на день св. Иліи онъ разразился противъ богачей, и какъ бы забылъ, что въ день Георгія всёмь обёщаль рай: "Не могуть, —сказаль онь теперь, —восхищены быть на небо люди богатые; ихъ души отягощены богатствами, сокровищами, маетностями; богачи за своими богатствами забывають о Богь: они злоупотребляють своими благами; они только фдять, пьють, веселятся, а бъдныхъ людей забывають: не кормять ихъ, въ домъ къ себъ не пускають"... Но потомъ, проповъдникъ сжалился надъ богачами и решиль, что и богатымъ можно достигнуть неба, если только они станутъ давать милостыню, помогать церквамъ и монастырямъ и пр.

Въ числъ сочиненій Галятовскаго есть одно, писанное порусски: "Души людей умерлыхъ". Здъсь авторъ ведетъ насъ на тотъ свътъ, показываетъ намъ жилища праведниковъ и мъста мученій гръшниковъ—небо и адъ. Души праведныхъ размъщаются по числу девяти ангельскихъ хоровъ небесной

іерархіи, сообразно тімь обязанностямь, которыя возложены на эти ангельскіе хоры по отношенію къ нашей временной жизни. Въ низшемъ хоръ, собственно въ хоръ ангеловъ, --которымь поручено надзирать надъ душами человъческими во время земного шествія, -- обитають крещеныя діти, убогіе, сироты, вдовы, и жившіе честно въ супружескомъ союзѣ; во второмъ, болѣе высокомъ хорь, архангеловг, (которые до великихъ людей отъ Бога посольства справляють), священники и церковные учители; въ третьемъ, называемомъ имъ князствами, обязанномъ наблюдать надъ государствами, націями и провинціями, будуть пребывать цари, цесари, князья, гетманы, воеводы и всявая старшина, если они чинили подначальнымъ людямъ правосудіе и не дёлали имъ обидъ; четвертый хоръ называется владзы, воюющіе со злыми духами-съ ними пребывають рыцари, которые сопротивлялись злымъ духамъ и побеждали грехъ; въ иятомъ хоръ, называемомъ моцарства-чудотворцы; шестой хоръ панства-есть обитель девственниковъ, пустынниковъ, иноковъ; седьмой ороны - тамъ справедливые судьи, въ осьмомъ-между херувимами-апостолы, епископы, митрополиты и пр.; девятый, высшій хорь, серафимы, которые возбуждають любовь къ Богу-тамъ мученики.

Противоположное небесамъ обиталище грешныхъ, пекло, раздъляется на два отдъла; первый называется одхлань пекельная (бездна), другой - огненная геенна. Въ первомъ сидъли до Христа ветхозавътные праведники; они мукъ не териъли, но были удалены отъ Бога и ожидали Христа. Спаситель вывелъ ихъ изъ ада; они пребывали съ нимъ сорокъ дней на землъ, а по вознесеніи его пребывають на небесахъ. Но Спаситель не вывель изъ ада египтянь, моавитянь и всякихъ язычниковъ, которые не ожидали Христа. Они теперь въ Другое отдёленіе ада — геенна огненная, изобилуетъ разными муками: неугасимый огонь будеть уделомъ развратниковъ, прелюбодъевъ и гнъвныхъ людей. Лютая зима достанется на долю высокомърныхъ богачей, безжалостныхъ къ страданіямъ нищегы; червь совъсти будеть грызть похитителей чужой собственности и влеветниковъ, похищающихъ у ближнихъ доброе имя. Нестерпимый смрадъ будетъ досаждать изнъженнымъ щёголямъ, которые любили благовонія (кохаются въ пахучихъ перфумахъ), а тъ, которые обжираются и не держать постовь - осуждены будугь на голодь. Въ адъ будеть большая твенота: все некло-говорить намъ богословъ-будеть биткомъ набито гръшниками, одни на самомъ днъ, другіе по серединъ, третьи наверху; словно кто наложитъ въ

бочку рыбы, заткнетъ бочку чопомъ (зашпунтуетъ). Затёмъ авторъ описываетъ мытарства, которыя должна переходить душа человёческая по освобожденіи отъ тёла.

Другія сочиненія Галятовскаго, хотя менёе предъидущихь, но заключають любопытныя черты для исторіи понятій и взглядовь того времени. Кпижечка, подь названіемь: "Небо новое, новыми звёздами сотворенное", напечатанная въ 1665 г., во Львові, есть собраніе разсказовь о чудесахь Пресвятой Богородицы, выписанныхь изъ разныхь западныхь писателей съ присовокупленіемь того, что представляется происходившимь въ Польші, Литві и Малороссіи. Здісь замічательно посвященіе Потоцкой, сестрі митрополита Петра Могилы, образчикь той, забавной для нашего времени, лести, съ какою писаки XVII віка обращались къ знатнымь особамь, чая наденія крупиць оть щедроть ихъ на свою долю.

Галятовскій производить домъ Могиль отъ Муція Сцеволы, "валечнаго и отважнаго и горливаго (ревностнаго) къ отчизнъ своей рыцера римскаго", и называетъ домъ Могилъ --, небомъ, усвяннымъ новыми зввздами". "Богъ, -выражается нашъ авторъ, - праотцу нашему Адаму сказалъ: земля еси и въ землю пойдеши, а я скажу Пресвятой Деве Маріи: небо и пойдеть въ небо могилянское! Другая бротюра Галятовскаго: "Скарбница пожитечная"—(Полезная Сокровищнида)—заключаетъ въ себъ описаніе чудесъ иконы Пресвятой Богородицы, чествуемой подъ именемъ Елецкой въ Черниговскомъ монастыръ того же имени, гдъ Галятовскій быль химандритомъ. Во вступленіи къ этой книжечев Галятовскій пускается въ объяснение слова козакъ, и следуетъ миенію, по его выраженію, мудрыхъ людей, которые производятъ слово козакъ отъ козерога, небеснаго зодіака, потому что козаки ходять съ рогами, въ которыхъ насыпань порохъ, и какъ на высокомъ небъ поднимается козерогъ, такъ козаки, проходя поля и море, поднимаются на ствиы и валы басурмань и насыпають изъ своихъ роговъ порохъ въ самоналы, изъ которыхъ стръляютъ въ непріятеля. Трудно найти болье подходящій образчикъ натянутыхъ и придуманныхъ объясненій, на которыя падка была схоластическая наука. Главный предметь вниманія автора-Елецкій монастырь; его очень интересуетъ прошедшая судьба этого монастыря. Но гдв взять асточниковъ? Малороссія бъдна древними письменными памятниками: Великая Россія богаче; въ Москвъ, -- говорить онъ, -есть и русскіе літописцы, и патерики знаменитых русских в монастырей. Князья Одоевскіе и Воротынскіе сообщили ему

свъденія, переходившія у нихъ въ роде о томъ, какъ образъ Елецвой Богородицы (названной такъ оттого, что найденъ на еловомъ деревъ) найденъ при предвъ ихъ Святославъ Ярославичь; но Галятовскій нашель еще у себя источникь: "старые люди, -- говорить онъ, -- суть хроники живыя". Черниговъ испыталь большія переміны: прежде жительствовали вь немь московскіе люди; но съ присоединеніемъ его къ Польшт, послѣ Смутнаго времени, наплыло туда другое населеніе; нужно было отыскать старожиловь изъ прежняго населенія. Галятовскій отыскаль ихъ: одному изъ нихъ было сто десять лътъ, другому полтораста, а третьему около двухъ сотъ лътъ - старость сомнительная. Трудно, не обидъвши память Галятовскаго, ръшить: ето солгаль; тоть-ли кто говориль о своихъ летахъ Галятовскому, или самъ Галятовскій. Схоластическое образованіе заставляло при соблюденіи правиль относительно формы смотръть очень легкомысленно на фактическую правду и "сочинать" не считалось слишкомъ постыднымъ. Въ 1696 г. напечатана была въ Черниговъ брошюра Галятовскаго: "Боги поганскіе". Она посвящена царевнъ Софіи. Въ своемъ предисловіи авторъ снова показаль образчикъ лести, свойственной своему времени, прославляль Софію, находиль соотвътствіе ея крестнаго имени съ названіемъ премудрости, и выразился о царскомъ домѣ въ такихъ выраженіяхъ: "Въ дому наймснейшихъ царей русскихъ каждый царь есть солнцемъ, царица есть мъсяцемъ, царевичове и царевны суть гвъздами: бо свътятъ добрыми учинками" (поступками). По ученію Галятовскаго, идолы языческихъ боговъ были не болванами, статуями, простою вещью, какъ объ нихъ отзывался нъкогда Ветхій Завьть, но жилищемь злыхь духовь, и ссылается, въ подтверждение своего взгляда, на многихъ цер-ковныхъ и свътскихъ писателей. Бъсы, сидъвшие въ идолахъ, говорили иногда правду и предсказывали появление христіанства; но они же часто обманывали и подводили въ бъду людей, употребляя въ своихъ прорицаніяхъ двусмысленныя выраженія, такъ что человькь понималь прорицаніе совсьмь не въ томъ смысле, какой оно имело на самомъ деле. Нигде неумънье Галятовскаго отличать вымысель отъ фактической правды не высказалось такъ выпукло, какъ въ этомъ сочиненіи: взявши изъ "Освобожденнаго Іерусалима" въ польскомъ переводь Кохановскаго разсказы о поступкахъ чародья Исмена, Галятовскій не поколебался принять ихъ за несомнівню-достовърныя историческія событія. Языческія божества для Галятовскаго не только предметь исторіи и археологіи; они им'йють

живой, современный интересъ. Деятельность ихъ продолжается и поныне. "И теперь, — говорить онь, — дьаволы чрезъ посредство чародевъ дають ответы и прориданія; злые духи, обитавшіе въ идолахь, и теперь разнымъ образомъ соприкасаются съ людьми: они то принимають личину умершихъ людей, то создають себе воздушное тело изъ облаковъ, показывають разныя вещи въ зеркале, дають ответы чрезъ огонь, воду, чрезъ перстни" и т. п. Для Галятовскаго борьба съ языческими божествами такая же, какою была борьба противъ іудейства и мусульманства. Но ратоборство нашего автора съ языческими божествами вообще слабе того, которое онъ вель съ іудеями и мусульманами: сочиненіе "Боги поганскіе" напечатано уже въ старости Галятовскаго, за два года до его кончины.

Можно упомянуть еще объ одномъ польскомъ сочинении Галятовскаго: "Алфавитъ еретиковъ". Авторъ приводитъ въ азбучномъ порядкъ всъхъ, кого причисляетъ къ еретикамъ, показываетъ при этомъ значительную начитанность, но, вмъстъ съ тъмъ, смъщеніе понятій: къ разряду еретиковъ онъ относитъ не только философовъ древности, но даже такихъ лицъ, которыя не ознаменовали себя никакими признаками умственной дъятельности, напр., въ число еретиковъ попалъ Ксерксъ, потому только, что ему снился сонъ, а это подало Галятовскому поводъ толковать, что сны бывають отъ Бога, но бываютъ иг отъ дъявола.

Со всёмъ своимъ ученымъ невёжествомъ, съ простонародными суеверіями, привитыми въ младенчестве и не выбитыми школою (которая и не старалась объ ихъ искорененіи),
съ легковеріемъ ко всему печатному, съ раболепствомъ ко
всему, что только носить на себе притязаніе православной
церковности, съ дикимъ изуверствомъ, готовымъ жечь, топить
въ воде, резать всёхъ, кто веруетъ не такъ, какъ следуетъ,
но вмёсте съ темъ съ несомненнымъ дарованіемъ, которое
видимо въ стройности изложенія, въ ясности слога, въ удободоступности речи, и, главное, въ той живости, которая всегда
бываетъ признакомъ дарованія, и которой никакъ и ничёмъ
не можетъ себе усвоить бездарность, Галятовскій, более всякаго другого, можеть назваться представителемъ своего века
въ южнорусской литературе.

Изъ другихъ малорусскихъ писателей XVII стольтія болье всьхъ приближается къ Галятовскому, но только съ одной стороны, какъ проновъдникъ, Антоній Радивиловскій, игуменъ Пустынно-Николаевскаго монастыря въ Кіевъ. Въ 1676 году

онъ напечаталь Сборнивъ своихъ проповъдей подъ названіемъ: "Садъ Маріи Богородицы", а въ 1688 подъ другимъ затійливымъ названіемъ: "Вінецъ Христовъ, съ пропов'ядей нед'вльныхъ ави съ цвётовъ рожаныхъ (розовыхъ) на украшеніе православно-канолической церкви исплетенный . Эти проповъди расположены по церковному кругу недъль, захватывающему переходные праздники. Прежде всего авторъ делаетъ посвящение Христу. За посвящениемъ Христу следуетъ посвящение царевив Софіи, которая сравнивается съ греческою царевною Пульхеріею, управлявшею дёлами при своемъ царствовавшемъ братъ. За обращеніемъ къ Софіи, слъдуетъ обращеніе во всякому читателю книги; авторъ объясняеть, зачемъ книга называется венцомъ розовымъ. Между прочимъ, онъ сдёлаль это для того, чтобы книгу его читали охотне, подобно тому какъ врачи подправляють сахаромъ свои лекарства. Авторъ простодушно воображаетъ, что за его книгу охотиве примутся читатели, когда увидять заглавіе, напоминающее розовые цвъты. Въ своихъ проповъдяхъ Радивиловскій употребляеть ту же, близкую къ народной річи, удобопонятную різчь, какъ и Галятовскій, но уступаеть ему въ даровитости, и проповъди его представляють менъе занимательности: Радивиловскій бываеть часто растянуть и вдается въ мелочи, въ пустые толки о словахъ; напр., одна изъ его проповъдей на Оомину недълю основана вся на толкованіи: зачёмъ Христосъ, явившись ученикамъ послё воскресенія, сталь посреди ихъ, и по этому поводу сопоставляются разные случаи, когда въ св. Писаніи упоминается выраженіе "посреди". Радивиловскій изобилуєть сравненіями, приводить нер'єдко свидътельства древнихъ языческихъ писателей: Тацита, Плутарха, Цицерона, Илинія и другихъ, примеры изъ древней исторіи 1), образы изъ минологіи 2), разные анекдоты 3), случаи изъ повседневной жизни 1), особенно щеголяеть баснями,

<sup>1)</sup> Напримёръ, вспоминаетъ, какъ гладіаторы намазывали себѣ масломъ тёло и одинъ обсыпадъ своего противника пескомъ, чтобъ можно было ухватиться: онъ сравниваетъ его съ дьяволомъ, который ухищряется схватить насъ, намазанныхъ елеемъ благодати.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Напр., что древніе изображали миръ въ видѣ дѣвицы въ бѣлой одеждѣ, попирающей ногами всякаго рода оружіе, или сравниваетъ Сына Божія, Христа, побѣдившаго дьявола, съ сыномъ Юпитера, Персеемъ, побѣдителемъ Медузы.

<sup>3)</sup> Напр., о жидъ, давшемъ христіанину деньги съ условіемъ, въ случат неуплати, вырѣзать изъ его тѣла кусокъ мяса, или напр, о дѣвидъ, которая влюбилась въ молодца и не могла исцълиться отъ своей любви, нока не явился ей Христосъ и не сказалъ: люби меня!

<sup>4)</sup> Напр., разъ двое поспорили между собою за кирпичъ, и одинъ изъ нихъ усту-

которыя примъняеть къ религіознымъ предметамъ своеобразнымъ и страннымъ способомъ 1). Въ проповъди на день "Женъ мироносицъ" Радивиловскій ставить въ большую заслугу мироносицамъ то, что онъ пошли на гробъ Христа ночью, и при этомъ высказываетъ тотъ же суевърный страхъ предъ мертвецомъ, какой господствоваль въ народъ. "Домъ смерти, — говорить онъ, — есть домъ страха. Пусть мать любитъ, Богъ знаетъ какъ, своего сына (или сестра брата, или другъ друга и т. п.), а умри у нея дитя: едвали бы нашлась такая мать, которая бы ръшилась пойти ночью къ мертвому сыну!" Нравственно-поучительная сторона проповъдей Радивиловскаго очень слаба и ограничивается общими словами, за немногими не важными исключеніями, гдъ какъ бы случайно онъ касается чертъ обычаевъ того общества, которому читаетъ свои проповъди 2).

Иной тонъ встрвчаемъ мы у третьяго малорусскаго писателя, и, главное, проповъдника — Лазаря Барановича. На жизненномъ пути онъ былъ не таковъ, какъ Галятовскій и Радивиловскій, которые не шагали далье скромнаго званія монастырскихъ настоятелей. Лазарь достигъ званія архіепископа черниговскаго, и, посль попавшагося въ плутняхъ Менодія, былъ много льтъ блюстителемъ митрополичьяго престола. Онъ участвоваль въ политическихъ дълахъ своей родины и въ особенности игралъ важную роль посль измъны Бруховецкаго въ 1668—1669 г. Подъ его настроеніемъ былъ избранъ въ гетманы Многогрішный и постановлены были глуховскія статьи.

Лазарь, самъ малоруссъ, очень собользновалъ о неправо-

пиль другому, изъ чего выводится, что большею частью ссоры бывають за твое и мое и прекращаться; могуть легко, когда кто скажеть — твое.

¹) Напр, левь, осель и лисица условились охотиться за добичей. Поймавши добычу, стали дѣлить. Левъ поручиль дѣлежь ослу. Осель, не обративши достодолжнаго вниманія на то, что левъ есть царь и ему подобаеть уваженіе, счель себя равнымъ льву и раздѣлиль добычу на три равныя части. Левъ за то растерзаль осла, и прикаваль дѣлить добычу лисицѣ. Лисица уступила льву большую часть. Кто тебя научиль такъ поступить? спросиль левъ.—Случай съ осломъ, отвѣчала лисица. Отсюда вытекаетъ, что такъ и Христосъ не вытершить, когда кто въ гордости равняетъ себя ему и, получивши блага міра сего—славу, почести, богатства, принисываеть чести столько же себѣ, сколько Христу.

<sup>2)</sup> Къ такимъ мѣстамъ принадлежитъ одна изъ его проповѣдей на Святой недѣлѣ: онъ порицаетъ грѣховное провожденіе христіанскихъ праздниковъ: когда же больше бываетъ ссоръ, нечистоты, прельщенія, пьянства, какъ не въ праздникъ? Въ первый день Воскресенія Христова праздвуется Богу-Отцу, во вторый Богу-Сыну, въ третій Духу святому, придетъ день четвертый, или совсѣмъ минутъ праздники,—мы, какъ и прежде бывало, остаемся холодными къ богослуженію, не хотимъ смириться и по-каяться въ грѣхахъ своихъ предъ духовнымъ отцомъ.

судіи и утъсневіяхъ, которыя причиняло малороссіянамъ воеводское управленіе, и хлопоталь о томъ, чтобъ избавить ихъ отъ суда и расправы великорусскихъ воеводъ, но не могъ успъть, такъ-какъ проекты его, при всемъ ихъ красноръчіи, оказывались противными стремленію московской политики, хотъвшей какъ можно тъснъе привязать въ себъ поступившую подъ ея власть страну. Лазарь быль человъкъ съ житейскимъ благоразуміемъ, позволялъ себъ говорить насволько было для него безопасно, умёль и молчать и старался ладить съ сильными и угождать имъ. Патріархъ константинопольскій, признавая Іосифа Нелюбовича-Тукальскаго митрополитомъ, поручилъ Лазарю въ духовное управленіе лівобережную Малороссію, и почтиль его отличіемь, позволивши носить саккосъ, тогда какъ въ то время архіерен, кром' митрополита, надевали при богослужении фелони, наравнъ со священниками, отличая себя отъ послъднихъ только омофоромъ. Лазарь посвящаль и посылаль царю Алексвю Михайловичу свои проповёди, украшая ихъ заголовки затёйливыми символическими рисунками, выражающими славу московской державы, и придагая при нихъ объяснительныя вступленія, преисполненныя самой изысканной лести. Проповъдникъ, отсылая въ Москву такимъ образомъ свой сборникъ "Трубы словесъ", добивался, чтобы казна у него купила все изданіе; царь не согласился на это, приказавши только продавать его внигу обычнымъ порядкомъ; но все-таки ее навязывали по монастырямъ. Отношенія Лазаря Барановича къ гетману Многогрішному скоро охладились; когда на этого гетмана сдёланъ былъ доносъ, Лазарь не защищалъ его, и вогда, посл'в ссылки Многогрішнаго въ Сибирь, въ 1672 году козацкая рада выбрала иного гетмана, Самойловича, Лазарь находился на этой радь, приводиль козаковь къ присягв и сблизился было съ новымъ гетманомъ.

Но прошло нѣсколько лѣтъ, Самойловичъ не взлюбилъ Лазаря. Въ Батуринъ къ гетману пріѣхалъ луцкій епископъ Гедеопъ, князь Четвертинскій. Самойловичъ, тайно отъ Лазаря, ходатайствовалъ за Гедеона въ Москвѣ, добивался, чтобы послѣдній сталъ митрополитомъ, а на Лазаря старался вообще наброситъ тѣнь. Въ Москвѣ тогда болѣе всего хотѣли, чтобы новый митрополитъ подчинился московскому патріарху. Четвертинскій былъ готовъ на это, тогда какъ Лазарь, по прежнему своему поведенію, казался менѣе надежнымъ, какъ постоянный защитникъ малороссійскихъ правъ. Правительство предоставило Малороссіи вольное избраніе митрополита: избранъ былъ

Четвертинскій въ 1686 году. Лазарь, стар'йшій изъ архіереевь, быль обойдень; опираясь на грамоту, онъ не хотвль повиноваться Гедеону, его оставили, но митрополить всячески унижаль его, изъяль изъ его управленія нісколько протопопій и называль его только епископомь. Самойловичь съ своей стороны дълаль ему разныя непріятности. Посль паденія Самойловича, Лазарь какъ-бы ожиль и отправиль въ Москву съ своей стороны жалобу на поступки низверженнаго гетмана. 1691 году скончался и другой недоброжелатель его, Гедеонъ; онять произошель выборь, но и на этоть разь обошли Лазаря, а избрали печерскаго архимандрита Ясинскаго. Лазарь, уже престарылый, испросиль себь оть патріарха помощника, лицъ червиговскаго архимандрита Өеодосія Углицкаго, котораго въ Москвъ и посвятили въ санъ архіепископа съ твмъ, чтобы, по смерти Лазаря, онъ занялъ его мъсто. Лаварь скончался въ 1694 году.

Участіе Лазаря въ литературѣ выразилось преимущественно проповъдями. Онъ самъ поставляль себъ это въ заслугу и дорожиль славою проповёдника. Его проповёди изданы въ двухъ огромныхъ сборникахъ, in folio. Первый, напечатанный въ Печерской Лавръ въ 1666 году, подъ названіемъ: "Мечъ Духовный, еже есть глаголь Божій", заключаеть въ себъ слова и поученія на дни воскресные и переходящіе праздники, пачиная отъ Пасхи и кончая великою субботою. Другой сборнивъ, напечатанный тамъ же въ 1674 году, носитъ названіе: "Трубы Словесь", и заключаеть проповѣди на дни святыхъ и неперемъняемые праздники. Барановичъ отступилъ отъ способа, принятаго Галятовскимъ и Радивиловскимъ, -писать проповёди языкомъ, близнимъ къ народной рёчи. Онъ пишетъ на славяно-церковномъ языкъ. Вычурность, напыщенность, --- при скудости мысли, бъдности воображенія и отсутствіи неподдільнаго чувства, — составляють отличительныя черты проповёдей Лазаря. Всё онё, можно сказать, состоять изъ трескучихъ фразъ и до чрезвычайности скучны. Въ свое время онъ могли нравиться развъ внижнивамъ, гонявшимся за словами и выраженіями, но едвали могли быть понятны народу. Впрочемъ, Лазарь, какъ кажется, и писалъ ихъ, имъя въ виду болъе всего понравиться Алексъю Михайловичу, любившему изысканность и напыщенность рѣчи. Оба сборника посвящены царю 1). Въ своихъ проповъдяхъ Лазарь любитъ

<sup>1)</sup> На заглавномъ листѣ "Меча Духовнаго" представлены символическія изображенія всадниковъ, ѣдущихъ восхищать Царствіе Божіе, образы царей Давида, Константина, наконецъ царя Алексѣя Михайловича, царицы, трехъ царевичей, родо-

обывновенно вращаться на значеніи словъ и разныхъ внёшнихъ признаковъ, щеголять сближеніями и противопоставленіями, растягиваеть до уродливости тексты св. Писанія, ни мало ихъ не объясняя. Одно какое-нибудь слово побуждаетъ Барановича искать соотвътствія въ другомъ предметь, по поводу котораго можно найти и употребить подобное же слово; напр., Христосъ исцъляетъ разслабленнаго въ овечей купели,-Христосъ есть агнецъ съ золотымъ руномъ; въ овечей купели иять притворовъ, -- проповъднивъ вспоминаетъ иять ранъ Христовыхъ, пять чувствъ человъческихъ, и распространяется объ этомъ. Еще затвиливве встрвчаемь мы такое сближение словъ въ проповъди на день св. Георгія въ "Трубахъ Словесь". Великомученикъ Георгій быль колесованъ. Колесо тотчасъ приводить проповёдника къ образу кольца обручальнаго и вънца-и вотъ, Георгій, яко дъва чистая, обрученъ быль Христу, а вмъсто вънца принялъ колесо. Это колесо напоминаеть небесный звъздный кругь; "ради небесь Георгій твориль кругь на колесь"; но это же колесо напоминаетъ проповъднику мірской гръшный предметъ-пляску, отправляемую колесомъ, хороводомъ, и проповъдникъ замъчаеть, что такое колесо ведеть въ геенну огненную. Лазарь любить употреблять въ проповёдяхъ молитвы, исполненныя вычурности и пустословія. Воть какъ обращается онъ къ Пресвятой Богородицъ: "Аще быхомъ были центипедесъ стоножны (стоножки), всв мы бы къ Богородицв прилвжно притекали яко грѣшныи. Аще быхомъ были арги (аргусы) стоочныи, всв мы бы на Тебя смотрвли, яже милосердія двери намъ отверзаеши. Аще быхомъ были центимани сторучный, всв мы бы Твоей ризъ посвященией прикасалися".

Нѣсколько словъ были писаны Барановичемъ царю Алексѣю Михайловичу по разнымъ случаямъ жизни послѣдняго. По смерти царицы Марьи Ильинишны, Лазарь написалъ ему утѣшительное слово, наполненное разными избитыми фразами. Когда царь женился на второй женѣ, Лазарь прислалъ ему поздравительное слово. Когда царь совершалъ обрядъ явленія Өедора царевича народу, Лазарь, по этому поводу, написалъ слово, отличающееся крайнимъ воскуреніемъ: проповѣдникъ

словное царское дерево и пр. Самое видное мѣсто занимаеть здѣсь надъ царемъ и его семействомъ изображеніе двухглаваго орла съ тремя вѣнцами. Въ предисловія авторъ дѣлаеть объясненіе, что этоть орель есть символь двухь естествъ Христовыхъ; вѣнецъ посредивѣ--"Христосъ посреди", подъ ногами у орла луна—знаменіе варваровь, которое орель сотреть силою крестною. Орель парить по воздуху, онъ царь всѣхъ итицъ и покоряеть ихъ своею властью.

сравниваеть царя Алексъ́я Михайловича съ Богомъ, показавшимъ надъ водами іорданскими возлюбленнаго сына своего, а царевичу Оедору влагаеть въ уста слова Христа: "Отче! прослави Сына Своего" и пр. Смерть Алексъ́я Михайловича подала Лазарю поводъ написать стихами и напечатать "Плачъ о преставленіи царя и привътствіе новому", а по смерти Оедора, когда возведены были на престоль два царя, Лазарь сочинилъ книгу: "Благодать и Истина Христова". Это риторическое восхваленіе царей, перебитое стихами, въ родъ́ слъ́дующихъ:

"Іисусъ и Марія по пять литеръ мають,

"Иже пять пальцевъ мають, да ти складають,

"Пять источникъ на крестъ отъ Христа исплыли,

"Бы писаню тёхъ имень пять литеръ служили" и пр. 1). Кром'в русскихъ сочиненій, Лазарь написаль и напечаталь нівсколько сочиненій на польскомъ. Таковыя: "Житія святыхь", "Стахотворное сочиненіе о случай человіческой жизни", и "Новая міра старой вірь". Посліднее— сочиненіе полемическое, написанное въ защиту православія и вызванное нападками на Восточную церковь і візунта Бойми. Въ немъ, между прочимъ, Лазарь указываеть намъ на одну изъ важныхъ причинъ перехода изъ православія въ католичество — на то, что вездів кричали, что православная віра есть віра хлопская.

<sup>1)</sup> При этой внига приложена большая символическая гравюра, гда изображается Христось, благословияющій царей,—женщина съ крыльями, ангель съ громовыми стралами и коньями, храмъ премудрости на семи столбахъ, съ изображеніемъ на немъ орла съ сердцами на груди, изображенія царей, архіереевъ и пр. Эта гравюра замачательна по своему мастерскому исполненію.



## X.

## ЕПИФАНІЙ СЛАВИНЕЦКІЙ, СИМЕОНЪ ПОЛОЦКІЙ **И И**ХЪ ПРЕЕМНИКИ.

Перенесеніе кіевской учености въ Москву было важнѣйшимъ событіемъ въ исторіи русской образованности XVII вѣка.

Событіе это, чрезвычайно плодовитое по своимъ послёдствіямъ, началось постепенно, едва замётно, не сопровождалось никакими новыми учрежденіями и ничёмъ торжественнымъ.

Изъ московскихъ бояръ выдавался тогда Өедоръ Михайловичъ Ртищевъ. Это быль человъвъ старой Руси, но лучшій человъвъ, какого могла выработать старая Русь. Ревностно благочестивый, хранитель священных преданій и обычаевь старины, онъ не довольствовался, какъ другіе, однимъ соблюденіемъ вебшнихъ пріемовь набожности; онъ быль изъ техъ, которые ищуть внутренняго смысла наружныхъ признаковъ; ученіе Христа увлекало его къ подвигамъ христіанской добродівтели. Ртищевъ тратилъ значительныя суммы на выкупъ плённыхъ, которыхъ тогда было чрезвычайное множество въ мусульманскихъ земляхъ, помогалъ нуждающимся, построилъ и содержаль больницу для убогихъ. Во время войны съ Польшею, сопровождая царя, Ртищевъ взяль на себя попечение о раненыхъ и изнемогавшихъ отъ зимняго холода, приказывалъ подбирать ихъ и отвозить для пріюта въ нанятыя для нихъ помъщенія, пользоваль и содержаль на свой счеть, а по выходъ ихъ давалъ имъ вспоможение. Ртищевъ очень любилъ читать вниги духовнаго содержанія и посёщать богослуженіе. Но ни то, ни другое не могло удовлетворять его въ своемъ тогдашнемъ видъ. Не всъ сочиненія святыхъ были ему доступны въ словянскомъ переводъ, да и списки тъхъ, которыя онъ могъ

читать, не отличались правильностью и однообразіемъ смысла. Ртищевъ видёль, что нужны новые, болёе правильные переводы; чтеніе самаго священнаго писанія возбуждало въ немъ желаніе провёрить, правильно ли оно переведено въ томъ видё, въ какомъ было доступно для русскихъ. Печатныхъ издавій, кромё Острожскаго, не было; въ рукописныхъ были разнорёчія.

Ртищевъ пришелъ къ тому, что было бы необходимо въ Москвъ заняться переводами благочестивыхъ книгъ. Богослуже ніе совершалось въ то время, какъ искони въ Москвъ, небрежно, невъжественно, неблагочинно. Ртищевъ настаивалъ на томъ, что надобно привести его въ достойный видъ и произвести пересмотръ богослужебныхъ книгъ. Царь Алексъй Михайловичъ полюбилъ Ртищева. Характеръ этого боярина пришелся по душъ тишайшему царю. Бояре же смотръли на Өедора Михайловича не совсъмъ дружелюбно, даже съ насмъщьюю; при тогдашнемъ господствъ внъшности, тотъ, кто слишкомъ задумывался о внутреннемъ смыслъ внъшняго благочестія, казался для многихъ чудакомъ.

Ртищевъ зналъ, что въ Кіевѣ уже дѣлается то, о чемъ онъ помышлялъ, и, преданный всецѣло своей мысли, обратился туда.

Сношенія Малороссіи съ Москвою были частыя. Игумены малороссійскихъ монастырей просили у царей милостыни; за твив же обращалось еще къ царю Михаилу Оедоровичу и кіевское Братство. Въ 1640 году Петръ Могила уговаривалъ царя устроить въ своей столицъ монастырь, въ которомъ бы старцы и братія кіевскаго Братскаго монастыря "дітей боярских и простого сана людей грамотв греческой и словянской учили". Такимъ образомъ, самъ преобразователь воспитанія въ Южной Руси первый обратился въ Москву и просиль тамъ сдёлать то, въ чемъ нуждалась Великая Русь. Достойно замівчанія, что, въ своемъ письмъ въ царю, Петръ Могила выразился, что онъ объ этомъ бьетъ челомъ государю наче всякихъ своихъ прошеній. Такъ занимала кіевскаго архипастыря мысль распространить начатое имъ дёло на весь русскій міръ. Въ 1646 году Петръ Могила прислалъ преемнику Михаила царю Алексвю въ подаровъ нъсколько лошадей и разныя вещи, что показываеть его постоянное желаніе связи съ Москвою. Но, при дружелюбныхъ отношеніяхъ православной Малороссіи въ православной Москвъ, у москвичей, однако, образовалось предубъждение противъ малорусской образованности и заподозръвалась чистота правовърія кіевскихъ духовныхъ писателей и наставниковъ. Отчасти сами малоруссы возбуждали эти подозрънія. При жизни патріарха Филарета, одинъ кіевлянинъ, званіемъ игуменъ, доносиль на учительное евангеліе своего земляка Кирилла Транквилліона Ставровецкаго. Оцѣнка этого сочиненія поручена была двумъ московскимъ книжникамъ: богоявленскому игумену Иліи и соборному ключарю Ивану Щевелю. Не зная языка, на которомъ было написано произведеніе южно-русскаго писателя, они находили еретическій смыслъ тамъ, гдѣ встрѣчались грамматическія особенности и непонятное для нихъ значеніе словъ 1.

Москвичи считали себя однимъ только истинно православнымъ народомъ въ цѣломъ свѣтѣ; греки, давшіе Россіи крещеніе, потеряли надъ ними прежнее свое обаяніе; москвичи не довѣряли греческимъ книгамъ, потому что греки, живя подъ властью невѣрныхъ, воспитывались и печатали свои книги на Западѣ. Москвичи считали свои старые переводы болѣе правильными, чѣмъ греческіе подлинники въ томъ видѣ, въ какомъ послѣдніе были напечатаны; такой взглядъ особенно утвердили справщики книгъ при патріархѣ Іосифѣ. Самъ Никонъ вначалѣ раздѣлялъ этотъ взглядъ и говорилъ, что, какъ "малороссіяне, такъ и греки потеряли вѣру и крѣпость добрыхъ правовъ; покой и честь ихъ прельстили, они своему чреву работаютъ и нѣтъ у нихъ постоянства"...

Появленіе кіевскихъ ученыхъ въ Москвѣ, очевидно, должно было встрѣтить противъ себя много враждебнаго, но бояринъ Ртищевъ, поддерживаемый царемъ, въ видѣ частнаго предпріятія, принялъ на свой счетъ пригласить и содержать нѣсколькихъ кіевскихъ ученыхъ, "ради обученія словенороссійскаго народа дѣтей еллинскому наказанію".

Намъ, къ сожальнію, неизвъстны первоначальныя сношенія Ртищева съ Кіевомъ по этому поводу, но, по его просьбъ, нъсколько ученыхъ монаховъ ръшились оставить родину и служить дълу духовнаго просвъщенія въ Московскомъ Государствъ, осуществляя, такимъ образомъ, одну изъ завътныхъ мыслей покойнаго Петра Могилы. Главнымъ изъ этихъ прівзжихъ ученыхъ быль іеромонахъ Братскаго монастыря Епифаній Славинецкій <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Такъ, напр., у Транквилліона о распятіи Христа было выраженіе: "пригвоздили до креста". Московскіе книжники возмутились этимъ, увидали здёсь ересь, говорили, что слёдуеть писать: "ко кресту", не пониман того, что "до креста" по-ма-лорусски и значило ко кресту: или, нашедши слово рючь—вь смыслё вещи (по-латыни res—rzecz), они приняли это слово вь томь смыслё, въ какомъ оно употреблялось въ Великороссіи, и приписали автору такія мнёнія, какихъ онъ вовсе не имёль. Тустынскіе монахи, какь мы уже замётили, именемъ Исаіи Копинскаго увёряли москвичей, что Могила измённикъ пранославію.

<sup>2)</sup> Подлинно неизвёстно число всёхъ прибывшихъ съ нимъ монаховь. Впослёдствіи кружовь ученыхъ тружениковь, работавшихъ подъ руководствомъ Епифанія, простирался до 30 чел., но въ число ихъ входили уже и великоруссы.

Воспитанникъ кіевомогилянской коллегіи, Епифаній покончилъ свое образование за-границей, а потомъ былъ преподавателемъ въ той же кіевской коллегіи, гдѣ учился самъ. Трудно было найти человъка, болъе годнаго для того, чтобы открыть собою въ Москвъ рядъ ученыхъ. Епифаній обладаль большою, по своему въку, ученостью: отлично зналь греческій и латинскій языки, имёль свёдёнія въ еврейскомь языкё; онъ изучилъ писанія св. отецъ и всю духовную, греческую и латинскую литературу, зналъ хорошо исторію и церковную археологію. Онъ быль характера вроткаго, сосредоточеннаго, предпочиталь уединенную жизнь кабинетнаго ученаго всякимъ искательствамъ почестей, не теривлъ никакихъ житейскихъ дрязгъ, быль всёмъ сердцемъ преданъ наукъ, но это не мъшало ему применять свою науку къ самымъ насущнымъ потребностямъ своего времени. Славинецкій быль, словомь, однимь изъ техъ ученыхъ, которые, живя кабинетными затворниками, работаютъ, однако, не безплодно для современныхъ нуждъ своего общества. Славинецкій умёль уживаться со всёми, никого не раздражаль заявленіемь о своемь умственномь превосходств'я, и своею безукоризненною честностью пріобриль всеобщее уваженіе.

Никонъ, познакомившись съ нимъ, полюбилъ его, измѣнилъ свое предубъжденіе противъ малоруссовъ и во всемъ положился на него въ важномъ дѣлѣ исправленія книгъ.

Первые труды Славинецкаго состояли въ переводахъ разныхъ сочиненій св. отецъ. Ртищевъ помѣстилъ его съ братіею въ новопостроенномъ Андреевскомъ Преображенскомъ монастырѣ на берегу Москвы-рѣки (между Калужскими воротами и Воробьевыми горами, гдѣ теперь домъ Общественнаго Призрѣнія). Кромѣ переводовъ книгъ, обязанностью кіевскихъ монаховъ было обученіе юношей: въ томъ же монастырѣ было основано училище.

Но не долго пришлось Славинецкому проживать въ этомъ уединеніи. Царь назначиль его справщикомъ типографіи и перевель въ Чудовъ монастырь, гдѣ также было училище, переведенное туда изъ зданія типографіи. Славинецкому, главнымъ образомъ, поручили важное дѣло исправленія книгъ. Въ постоянныхъ ученыхъ занятіяхъ, Епифаній пробылъ въ Москвѣ 26 лѣтъ, проживая со своими сотрудниками также въ архіерейскомъ домѣ, въ Крутицахъ, гдѣ былъ прекрасный садъ, изобильно снабженный водою. Онъ постоянно оставался въ томъ же званіи іеромонаха, въ которомъ прибылъ изъ Кіева, и только однажды принялъ участіе въ общественномъ дѣлѣ, именно тогда, когда хотѣли судить Никона. Заявивши свое

мивніе, строго подкрвиленное церковными законоположеніями, върный своему скромному монашескому сану, не сталъ онъ спорить съ сановитыми противниками Никона, и воротился къ своему ученому уединенію. Жизнь Епифанія, какъ вообще жизнь ученаго труженика, протекала однообразно. Онъ весь отразился только въ своихъ ученыхъ трудахъ.

Исправленіе богослужебных книгь началь Славинецкій неторопливо, съ надлежащею обдуманностью. Для этой цёли быль отправлень на Востокъ Арсеній Сухановь за разными старыми рукописями. Только окруживши себя громаднымъ количествомъ греческихъ и словянскихъ списковъ, принялся Епифаній за исправленіе книгь. Помощниками ему были прі-ъхавшіе съ нимъ земляки: Арсеній Сатановскій и Данило Птицвій, Арсеній гревъ, - затьмъ ньсколько великороссіянь,

справщиковъ и книгописцевъ печатнаго дела 1).

Подъ руководствомъ Епифанія были напечатаны богослужебныя вниги въ исправленномъ виде, въ томъ виде, въ какомъ до сихъ поръ остались оне въ употреблени по церквамъ во всей Россіи и даже въ православныхъ краяхъ словянскаго міра. То были: Служебникъ съ предисловіемъ, составленнымъ Епифаніемъ, Часословъ, двѣ Тріоди—постная и цвѣтная, Слѣдованная псалтирь, Общая Минея, Ирмологъ. Къ тому же разряду богослужебной литературы, какъ объяснительную книгу, можно отнести Новую Скрижаль, переведенную съ греческаго и напечатанную въ 1656 году. Здѣсь объясняется литургія и другіе обряды восточной церкви. Къ этой книгѣ Епифаній приложиль исторію начала исправленія внигь въ Россіи, поводы, побудившіе къ этому предпріятію, деянія собора, состоявшагося въ Москвъ по этому поводу, и опроверженія противъ нападокъ враговъ исправленія книгъ. Богослужебная реформа обыкновенно считается дъломъ Никона, какъ вообще приписываются важныя перемёны, учрежденія, устроенія, тёмъ лидамъ, которыя занимали правительственныя должности, между тъмъ какъ собственно всю работу исполняли подначальные имъ труженики, иногда мало извъстные и незамътные. Противники богослужебной реформы окрестили ея послъдователей именемъ никоніанъ. Но, если и справедливо принадлежить она патріарху Никону, сознавшему важность и необходимость предпринятыхъ исправленій, то еще съ большимъ правомъ надобно признать эту реформу дѣломъ Славинецкаго и работавшихъ подъ его

<sup>1)</sup> То были: священникъ Никифоръ, іеродіаконъ Моисей, бывшій игуменъ Сергій, Михаилъ Родостамовъ, Фролъ Герасимовъ и чудовскій монахъ Евеимій, особенно привизанный, въ Славинецкому:

руководствомъ тружениковъ, тѣмъ болѣе, что Никонъ, человѣкъ хотя умный, но мало ученый, на самомъ дѣлѣ во всемъ долженъ былъ полагаться на добросовѣстность и знанія Епифанія.

Вмъсть съ исправленными богослужебными книгами, необходимо было также изданіе церковныхъ законоположеній въ исправленномъ видь. Епифаній перевель Правила св. Апостоль, Правила вселенскихъ и помъстныхъ соборовъ, Фотіевъ Номоканонъ съ толкованіями византійскихъ юристовъ Вальсамона и Властаря и Собраніе церковныхъ правилъ и византійскихъ гражданскихъ законовъ, составленное по-гречески Константиномъ Арменопуломъ.

Переводная дъятельность Епифанія обратилась на писанія св. отецъ. Онъ перевель много сочиненій, изъ которыхъ нъвоторыя были уже давно извъстны и любимы въ словянскихъ переводахъ, но тъмъ нужнъе было издать ихъ въ болье правильномъ видъ 1). Переведено было имъ еще нъсколько житій святыхъ: Алексъя Божія человъка, Оеодора Стратилата, великомученицы Екатерины. Житія этихъ святыхъ были уже прежде въ ходу у читателей и искажались вымыслами, а потому особенно полезнымъ казалось издать ихъ вновь какъ слъдуетъ.

Одними религіозными сочиненіями не ограничился Епифаній въ своихъ переводахъ. Онъ перевель съ латинскаго нъсколько свътскихъ книгъ по части педагогики, исторіи, географіи и даже анатоміи 2): нельзя, однако, сказать, чтобы литературное достоинство переводовъ Епифанія могло привлекать къ нимъ много читателей. Переводчикъ, большой буквалистъ, хотѣлъ переводить какъ можно ближе къ подлиннику, и, вмѣсто того, чтобы передать смыслъ подлинника оборотами, свойственными языку, на который переводится, онъ куетъ произвольно словянскія слова на греческій ладъ, даетъ словянской рѣчи греческую конструкцію; вообще слогъ его переводовъ тяжель, теменъ, иногда непонятень 3). Въ самомъ его переводъ богослужебныхъ книгъ также встрѣчаются тяжелые и неудобопонятные обороты.

<sup>1)</sup> Нѣсколько сочиненій Аванасія Алексанцрійскаго (четыре слова), Иятьдесять словъ Григорія Богослова, Бесѣда Іоанна Златоустаго на пятидесятницу, Іоанна Дамаскина О православной вѣрѣ, Слово о поклоненіи иконамъ. Они были печатаемы.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Уставы граждано-правительные; оть Өукидидовы исторін книга первая; о убієвін краля аггельскаго; Гражданство и обученіе нравовь дітскихь; Географіи дві части Европа и Асія; Книга врачевская, Анатомія, съ латинскаго оть книги Андрея Вессалія Брукселенска.

<sup>8)</sup> Въ видѣ образчика переводовъ выпишемъ, напр., объясненіе, что такое икона. "Всяка икона изъявительна есть и показательна, яко что глаголю, понежѣ человѣкъ ниже виднаго, нагое имать званіе тѣломъ покровеннѣй души, ниже по немъ будущихъ, ниже мѣстомъ разстоящихъ и отсутствующихъ, яко мѣстомъ и лѣтомъ опи-

Главнъйшею мыслью, занимавшею Славинецкаго всю жизнь, быль новый ученый переводь библіи; къ сожальвію, эта мысль не осуществилась. Вмъсто новаго перевода, въ 1663 году, напечатана была библія съ острожскаго изданія съ нѣкоторыми небольшими поправками явныхъ ошибокъ (напримъръ, вмъсто: "изъядота седмь кравъ-изыдота седмь кравъ", и т. п.) Въ предисловіи къ этой библіи, въроятно написанномъ самимъ Славинецкимъ, какъ главнымъ справщикомъ типографіи, приводятся двъ главныхъ причины, воспрепятствовавшихъ болъе ученому изданію библіи. Первая была—господствовавшій въ то время предразсудовъ, что у грековъ повредилось благочестіе, что ихъ вниги испорчены, и самый правильный текстъ завлючается въ старыхъ словянскихъ переводахъ; вторая причина, по выраженію предисловія, еще болье важная— "неудобоносимое время, пастоятельство браней, вещей въ мірѣ оскудѣніе", т.-е. неудачныя военныя обстоятельства в вследствее ихъ скудость средствъ, которыя необходимы были въ значительномъ количествъ для этого предпріятія. "Всякому легко понять" продолжаетъ предисловіе, -- "что никакъ невозможно было начинать и доводить до конца этого предпріятія". Но одно уже печатное изданіе библіи въ Москвѣ было новымъ явленіемъ для своего времени; Славинецкій же не оставиль мысли о лучшемъ изданіи; и посл'є того, какъ прекратились тяжелыя войны, онъ сталь неотступно просить даря, владывь и боярь, разрёшить новый переводъ священнаго писанія. "Мы, -- говориль онъ, --- не имбемъ хорошо переведенной библіи; даже въ евангеліи есть погръшности; и мы за это терпимъ укоризну и крайнее безчестіе отъ иноземныхъ народовъ. Въ 1674 году соборъ, состоявшійся при участіи царя Алексья Михайловича, поручиль Славинецкому сдълать новый переводъ библіи подъ наблюденіемъ Павла Сарскаго, исправлявшаго должность патріарха. Подъ рукою у Епифанія было двѣ печатныхъ греческихъ библіи и, сверхъ того, множество рукописей, какъ греческихъ, такъ и словянскихъ, изъ которыхъ многія были привезены Сухановымъ съ Востока. Но Епифаній успѣль перевести только Новый завътъ и Пятикнижіе. Смерть прекратила его труды. Славинецкій примънилъ къ дълу свои филологическія знанія

Славинецкій примѣнилъ къ дѣлу свои филологическія знанія и издаль два лексикона: одинъ филологическій, для объясненія словъ, встрѣчаемыхъ въ церковныхъ книгахъ и церков-

санный къ наставленію знанія и явленіе и народствованіе сокровенныхъ примыслися икона всяко же къ пользі и благодівнію и спасенію, яко да столиствуємь и являемымъ вещемъ раззнаемъ сокровенная" и пр.

номъ богослуженіи; другой треко-словяно-латинскій, гдѣ помѣщено до 7000 словъ. Оба эти лексикона остались неизданными.

Епифаній писаль пропов'єди и поученія. Эта д'ятельность также соответствовала требованіямъ времени. Проповёдь была тогда въ Великой Руси новостью. Съ XV въка тамъ никто не говорилъ проповедей, никто даже не считалъ полезнымъ деломъ говорить ихъ, напротивъ, тамъ думали, что онъ могутъ подавать поводъ къ вольнодумству и ересямъ. Патріархъ Никонъ, первый изъ русскихъ ісрарховъ, ввель въ богослуженіе проповъди и поручилъ читать для народа поученія Епифанію, вполнъ довъряясь какъ его правовърію, такъ и учености. Переведенныя Епифаніемъ съ греческаго "Поученія Отцовъ Церкви" имѣли правтическое применение и читались имъ въ храмахъ. Кроме переводныхъ проповъдей, онъ написаль около 50 словъ собственнаго сочиненія, которыя до сихъ поръ остаются въ рукописяхъ. Проповеди Епифанія походять более на диссертаціи, чёмъ на поученія народу. Епифаній объясняеть догматы и символы церкви, значеніе праздниковъ и разбираетъ ученымъ способомъ разныя стороны христіанскаго ученія. Пропов'єди его испещрены множествомъ выписокъ изъ церковныхъ писателей; эти выписки приводятся въ рукописяхъ даже не въ переводъ, тавъ что въ такомъ виде оне могли читаться разве только ученымъ слушателямъ. Впрочемъ, какъ думаютъ, проповъдникъ нереводиль эти мѣста во время произнесенія проповѣди. Неръдко Епифаній приводиль мъста изъ греческихъ философовъ и даже поэтовъ (но гораздо съ большей вритивой, чемъ другіе малорусскіе пропов'ядники). Слогъ его пропов'ядей, — хотя значительно дучше слога переводовъ, изданныхъ подъ его руководствомъ, - страдаетъ, однако, вычурностью и напыщенными метафорами 1). Есть нъсколько проповъдей, гдъ Славинецкій захватываетъ вопросы современной жизни. Въ одной изъ такихъ проповъдей, которая начинается словами: "Людіе, съдящіе во тьмь", проповъдникъ говорить о пользы знакомства съ греческимъ языкомъ и вооружается противъ тогдашнихъ ревнителей невъжества съ негодованіемъ, для примъра вспоминаетъ о Маркъ Катонъ, не хотъвшемъ распространенія греческаго просвъщенія въ Римъ. "Въ нынъшнія времена, — говорить онъ, — много видимъ

<sup>1)</sup> Онъ увёщеваеть своихъ слушателей "изсёчь душевредное стволіе неправди богоизощреннымъ сёчивомъ покаянія, искоренить изъ сердецъ пагубний волчецъ лукавства, сожечь умо-вредное терніе ненависти божественнымъ пламенемъ любви, одождить мысленную вемлю душъ небеснымъ дождемъ евангельскаго ученія, наводнить ее слезными водами, возрастить на ней благопотребное быліе кротости, воздержанія, цёломудрія, милосердія, братолюбія, украсить благовонными цвётами всякихъ добродётелей и воздать благой плодъ правды".

мы ослепленных людей, которые возлюбили мракт неведенія, ненавидять свёть ученія, завидують тёмь, которые хотять озарять ими другихъ, вредятъ имъ клеветами, лицемъріемъ, обманомъ; подобно тому, какъ совы, по своей природъ, любять мракъ и скрываются, когда засіяеть солнечная заря, такъ и эти мысленныя совы, ненавистники науки, скроются въ любимый ими мравъ, когда ясная благодать пресвътлаго царскаго величества захочетъ разрушить тьму, прогнать темный обманъ и благоизволить возсіять світу науки и просвіщать природный человіческій разумъ. "Эта же любовь къ просвещенію выражается у него въ поучени къ іереямъ, гдё онъ даетъ священнику такое наставленіе: "некись и промышляй всёмъ сердцемъ и душою, сколько твоей силы станеть, увъщевай даря и всъхъ могучихъ людей вездв устраивать училища для малыхъ дътей, и за это, паче всёхъ добродетелей, ты получишь прощение грёховъ своихъ!" Поучевіе въ іереямъ замѣчательно тавже и въ другихъ современныхъ отношеніяхъ, такъ какъ проповёдникъ даетъ наставленіе священникамъ: что они должны говорить своимъ духовнымь дётямь. Здёсь касается Славинецкій ложнаго благочестія, приказываеть не думать спастись молитвами святыхъ угодниковъ, пребывая самому во гржхахъ, повелжваетъ почитать иконы, но помнить, что это только изображенія, чествовать святыхъ, но только какъ рабовъ и служителей Божіихъ: "тъ же прибавляеть проповъдникъ, — которые хотять поклоняться ико-намъ, какъ богамъ, достойны въчнаго огня. Вамъчательно наставленіе, которое онъ вміняеть въ обязанность священнику дълать господамъ относительно ихъ рабовъ и подвластныхъ. "Будь для рабовъ твоихъ таковъ, какимъ хочешь, чтобъ былъ для тебя владыка. Не налагай на земледёльцевъ работъ паче ихъ силы, не озлобляй ихъ, дабы вопль и стенанье ихъ не дошли до Господа. Пусть они имъютъ праведное уравнение въ работъ и въ дани. Лучше получить мало пользы съ правдою, чъмъ много съ неправдою. Посмотри, какъ тяжело пріобрътають они потребное для себя: тъ отправляются въ дальнее путешествіе по сушт и по водт, пріобртають себт достояніе долговременною разлукою съ домомъ, другіе несутъ ярмо вседневнаго страданія въ тяжелыхъ земледёльческихъ работахъ и, собирая земные плоды, дорожать каждымь зернышкомь".

Въ словъ о милостынъ проповъдникъ въ живыхъ краскахъ рисуетъ разныя положенія людского страданія, требующаго поддержки и пособія. Онъ не слишкомъ любитъ просящихъ милостыни и сердечнъе относится къ тъмъ, которые стыдятся или не могутъ просить, не хотятъ валяться и шататься по улицамъ, а между темъ горько страдаютъ. Таковы вдовы, оставшіяся безъ мужей въ нищеть съ малыми дітьми, съ возрастными дівицами: "діти хотять хліба, служители платы, дъвицы — одежды, сыновья — ученья или рукодълья, а между тъмъ заимодавцы требуютъ долговъ, заводятъ тяжбы, беруть залоги; онъ же стыдятся просить". Затъмъ проповъдникъ изображаетъ страданія сироть въ разныхъ положеніяхъ: "Вотъ покинутый младенецъ, онъ плачетъ; какъ его не по-миловать? кто можетъ быть достойнъе милосердія, какъ не глупое существо, не знающее своей бъды? Воть дъти. оставшіяся безъ родителей; попечителей у нихъ нътъ, или же попечители не раджють о нихъ; вотъ возрастныя девицы безъ одежды, безъ наученія, въ гладъ, въ нуждъ... А вотъ бъдные крестьяне: у тъхъ свотъ цалъ, у того господинъ все взяль, у другого воинь все ограбиль, а туть царь дани требуетъ, господинъ оброку... работать бы ему, да нечемь ".... Къ числу достойныхъ состраданія проповёднивъ причисляетъ страннива и пришельца: "не о томъ пришельць говоримь, который идеть въ чужую страну для обогащенія, а о томъ, который зайдеть туда по какой-нибудь нуждъ, напр., ищетъ себъ службы у добраго государя, или женится на чужеземкъ, и вдругъ отъ разбоя, недуга или какого иного несчастія погубить все свое достояніе; ніть у него пріятелей, нѣтъ знакомыхъ, и языка страны онъ не зна-етъ. Такого надобно пожалѣть". Но касаясь раздачи милостыни всякому встрачному, проповадника опровергаета господствовавшее тогда (и теперь оно существуеть) на Руси мижніе, что следуеть давать всякому, кто попросить именемъ Христа. "Если ты видишь просителя здороваго и не состаръвшагося, и даешь ему милостыню-то самъ дълаешься общиикомъ грѣха. Стыдно смотрѣть, какъ размножились у насъ скитающіеся гуляки, обманщики, какъ много таскается по улицамъ здоровыхъ женщинъ съ малыми дътьми, а еще болье дъвицъ. Иные за деньги нанимаютъ малыхъ дътей, и черезъ нихъ собираютъ милостыню, а ночи проводятъ во всякомъ безчинствъ". Онъ вооружается также противъ шатающихся монаховъ и монахинь, но вмъстъ указываетъ и на причины этого татанія. "Настоятели тратять монастырское имфніе на свое сластопитаніе, угощають у себя вельможь, содержать откормленныхъ лошадей, приготовляютъ себъ вкусныя и дорогія сніди, а бідной братіи дають негодную, суровую и гнилую пищу". Онъ требуеть, чтобы архіереи старались превращать это безчинство, а мірское правительство, по его мивнію, должно

устраивать богадёльни для престарёлыхъ и больныхъ, обезпечивать ихъ и смотреть, чтобы призреваемые не бегали оттуда и не шатались по міру. Наконець, Епифаній предлагаеть, для призрѣнія бѣдныхъ и для устраненія безчинства, составить братство или общество милосердія. Кто будеть давать деньги, а кто помогать своимъ трудомъ. Каждое воскресенье будутъ братья сходиться для разсужденія между собою и выберуть изъ среды своей десять распорядителей. Посторонніе посьтители будутъ приходить и извъщать братію о человъческихъ нуждахъ. Братія будеть обсуждать: кому, чёмъ и сколько помочь, смотря по надобности; инымъ бъднымъ можно давать временное пособіе, другимъ постоянное до самой смерти. Женщины могуть составить свое общество милосердія и, собравши пожертвованія, еженедёльно отсылать въ главное "всепріятелище"; наконець, Епифаній предлагаеть устроить вассу, и давать изъ ней беднымъ взаймы, а если много будеть денегь въ кассъ, то можно давать и имущимъ, но въ обоихъ случаяхъ безъ лихвы.

Мысль эта, повидимому, внушена была Славинецкому примфромъ югозападныхъ братствъ съ тою значительною разницею, что общество, предлагаемое Славинецкимъ, было чисто благотворительное, тогда какъ югозападныя братства имели целью защиту православія и обученіе д'єтей. Одна изъ пропов'єдей Епифанія направлена противъ раскольниковъ, которыхъ онъ называетъ непокорниками, и обличаетъ не отъ лица своего, а отъ лица церкви, касаясь преимущественно тъхъ писателей, которые разсъявали въ народъ сочиненія противъ исправленія книгъ. "Новоявленные учители тайно составляють ложныя писанія и темъ въ народъ производятъ толки и смятенія. Они сами стыдятся или боятся показать лицо свое. А кто призваль ихъ на дёло тайнаго ученія, или, лучше сказать, народовозмущенія? Не Богъ, не архіереи; своимъ гордымъ самомненіемъ и тщеславнымъ умомъ дошли они до этого. Уже не то что мужчины, даже и женщины, которымъ Апостолъ учить не повелъваетъ, пустились на это. Слъпые невъжды, едва привывшіе читать по складамъ, не имъющіе понятія о грамматикъ, не то что о риторикъ, философіи и богословіи, люди, даже не отвъдавшіе ученія, дерзають толковать божественное писаніе, или, лучше сказать, извращать его, оговаривають и осуждають благоискусных мужей въ словянскомъ и греческомъ языкъ. Не видять невъжды, что у насъ исправлялись не догматы въры, а только кое-какія выраженія, измъненныя недомысліемъ и описками невъжественныхъ писцовъ, или невъжествомъ типографскихъ справщиковъ".

Кромѣ всѣхъ упомянутыхъ трудовъ, Славинецкій написалъ еще нѣсколько каноновъ, похвальныхъ словъ, утѣшительное посланіе къ княгинѣ Радивилловой, сочиненіе объ отшествіи съ престола Никона патріарха, сочиненіе "о псалмахъ, превращенныхъ отъ Аполлинарія" и т. п. Еще не вполнѣ извѣстны и не изслѣдованы всѣ его сочиненія.

Славинецейй скончался 19 ноября 1675 года, завѣщавши кіевскому Братству свою библіотеку, которая, впрочемь, была не велика. Кромѣ книгь, послѣ него осталось восемьдесять червонцевъ и серебряные часы съ цѣпочкою цѣною въ 20 рублей. Червонцы были разосланы по разнымъ южнорусскимъ монастырямъ, а большая часть книгъ оставлена въ Москвѣ, кромѣ 31, отправленныхъ на кіевское Братство; за остальное выплачены деньги.

Епифаній Славинецкій погребень въ московскомь Чудовомъ

монастыр $^{*}$  1).

За Епифаніемъ Славинецкимъ изъ западно-русскихъ пришельцевъ въ Москву никто не имѣлъ такого важнаго вліянія, какъ Симеонъ Петровскій Ситіяновичъ; по мѣсту, откуда прибылъ въ столицу, онъ обыкновенно называется Симеономъ

Полоцкимъ.

Жизнь этого человъка до переселенія его въ Москву намъ совершенно неизвъстна. Есть основаніе думать, что онъ родился въ 1628 году, учился въ кіевской коллегіи, потомъ въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ и, по возвращеніи своемъ въ свое отечество, Бѣлоруссію, поступиль въ монахи. Алексъй Михайловичъ познавомился съ нимъ въ Полоцкъ. Въ 1664 году Симеонъ прибылъ въ Москву и былъ помѣщенъ въ Спасскомъ монастырѣ за иконнымъ рядомъ. Съ нимъ пріѣхали его служители. Ему приказано было давать изъ дворца содержаніе; но остались его письма къ царю—любопытныя не столько для характера Полоцкаго, сколько по чертамъ тогдашняго порядка вещей. Несмотря на то, что Симеону отъ

<sup>1)</sup> На гробъ его сардующая надпись:

<sup>&</sup>quot;Преходяй человіче! зді ставь да взираеши. Дондеже въ мірі семъ обитаеши; Зді бо лежить мудрійшій отець Епифаній, Претольовникъ изящний Священныхъ Писаній, Филосоръ и Ісрей въ монасіхъ честный, Его же да вселить Господь и въ рай небесний За множайшіх его труды въ писаніяхъ Тщанно-мудрословные въ претольованіихъ, На память ему да будетъ Вічно и не отбудеть".

самого государя назначено было содержаніе, Симеонъ принужденъ быль нёсколько разь обращаться въ царю съ письмами и просить, чтобъ ему выдавали то, что было положено. Такимъ образомъ, кромѣ содержанія для себя и для своей прислуги, онъ просилъ, чтобы ему, согласно обёщанію, выдавали дрова во время зимней стужи и кормъ его лошадямъ. Характеръ этого человѣка не былъ похожъ на характеръ Епифанія. Симеонъ не довольствовался скромными келейными учеными трудами; онъ безпрестанно напоминалъ о себѣ при дворѣ, кланялся государю, писалъ поздравительные стихи, восхваленія всякаго рода, и вошелъ въ такую милость, что сдѣлался учителемъ царевича Өедора, а предъ концомъ царствованія Алексѣя Михайловича увеселялъ царя и его дворъ комедіями своего произведенія.

Сочиненія Полоцкаго не показывають въ немъ большой учености; онъ вовсе не зналь по гречески; Епифаній Славинецкій не долюбливаль его, какъ часто не любять добросовъстные труженики науки верхоглядовь, и когда Симеонъ набивался къ нему въ сотрудники по исправленію книгъ, Епифаній отдълался отъ Симеона, котя, по своему добродушію, охотно отвъчаль ему на разные вопросы, съ которыми обращался къ нему Симеонъ, гораздо меньше его ученый. Зато, не успъвши пріобръсть значенія у строгаго ученаго, Симеонъ поспъваль вездъ и прославлялся какъ защитникъ православія противъ раскола, какъ богословъ, какъ проповъдникъ, какъ стихотворецъ. Замѣчательнаго таланта у него не было ни на одно изъ этихъ призваній, но его сочиненія занимательны, такъ какъ касаются современныхъ вопросовъ жизни и представляютъ много своеобразнаго въ духѣ своего времени.

Въ 1667 году, въ разгаръ борьбы противъ раскольниковъ, патріархъ Іосифъ приказалъ напечатать составленную Симеономъ книгу подъ названіемъ: "Жезлъ Православія". Въ длинномъ предисловіи, исполненномъ болтовни, авторъ обращается съ сильными воскуреніями къ архіереямъ вообще, восхваляя ихъ великое значеніе. Само сочиненіе раздѣляется на двѣ части. Первая часть есть обличеніе челобитной попа Никиты Пустосвята, поданной царю противъ новоисправленныхъ книгъ и главнымъ образомъ противъ вниги "Новая Скрижаль"; вторая часть сочиненія Полоцкаго направлена противъ челобитной попа Лазаря. Никита Пустосвятъ старается, на основаніи произвольно приданнаго смысла отрывочно взятыхъ фразъ, обличать Никона и исправителей книгъ въ ересяхъ. Самеонъ уличаетъ Никиту, что онъ не знаетъ грамматики, а потому не понимаетъ того, что читаетъ. Такимъ образомъ, взявщи

одно мѣсто перевода, гдѣ изображается человѣкъ, носящій крестъ, Никита поняль это мѣсто такъ, что тамъ говорится о Христѣ, тогда какъ шла рѣчь не о Христѣ, а о преступникѣ, осужденномъ на казнь 1). Къ такому же разряду промаховъ принадлежитъ обличеніе Никиты противъ молитвы при крещеніи. Никита доказываль, будто выходитъ такой смыслъ, что призывается нечистый духъ (несмотря на нелѣпость этого замѣчанія, опровергнутаго еще Симеономъ Полоцкимъ, оно до сихъ поръ повторяется раскольниками въ числѣ важныхъ укоровъ), тогда какъ все произошло оттого, что невѣдающій хорошо словянской грамматики ревнитель старовѣрства не зналь различія звательнаго падежа отъ именительнаго 2).

Споръ Симеона съ Нивитою заходитъ въ богословскія тонкости, напр.—о способѣ воплощенія Христова. Но тутъ Симеонъ, пустившись въ умствованія, невольно выказалъ вліяніе католичества, которое отразилось на немъ со времени посѣщенія римско-католическихъ училищъ. Онъ, между прочимъ, признаетъ временемъ пресуществленія святыхъ даровъ на литургіи произнесеніе священникомъ словъ Спасителя: "пріимите и проч.", тогда какъ (что и поставлено было впослѣдствіи Симеону въ вину) восточная церковь мудрствовала иначе.

Споръ Симеона съ Никитою касался также вопросовъ о двуперстіи, о четвероконечномъ кресть (называемомъ раскольниками латинскимъ крыжемъ), о сугубомъ аллилуи и пр. Тонъ, съ которымъ Симеонъ вооружается противъ своего противника, переходитъ въ ругательство: Симеонъ называетъ его буесловцемъ, нечестивымъ, окаяннымъ, смраднымъ козлищемъ, свиньею, изрывающею вертоградъ церкви, разбойникомъ, удомъ согнившимъ и проч.

Споръ съ Лазаремъ вращается болѣе, чѣмъ споръ съ Никитою, въ области пріемовъ внѣшняго богослуженія, либо же касается придирокъ Лазаря къ словамъ и выраженіямъ въ переводахъ, которыми, для буквальной близости къ подлиннику или для грамматической правильности рѣчи 3), въ новоисправ-

¹) "Видъвши сіе, годствуеть въ Никитъ, иже дерзавь во богословскія глубины умъ свой пущати, се на брезъ грамматическаго разума и въ мелкости ея утопаеть, солице хотъвый соглядати, стези не видитъ. Пріидите съмо и мальйшій отроцы грамматическія хитрости рачителіе, виждьте и судите: о Христъ Дамаскинъ монахъ написаль сія! Виждьте, колико уменъ буесловецъ Никита! Не о Христъ Господъ сіе есть писано, но о татъ и разбойниць или за иный который гръхъ осужденномъ на смерть крестную человъць».

<sup>2) &</sup>quot;Да не снидеть со крещающимся, молимся Тебъ Господи, духъ лукавый, помраченіе помысловь и мятежь мыслей наводяй".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Напр., вм'єсто: "смертію на смерть наступи"—смертію смерть поправь; вм'єсто:

ленныхъ книгахъ замънены были прежнія однозначащія выраженія. Въ разныхъ обрядахъ, принятыхъ и установленныхъ тогда церковью, Лазарь усматриваетъ вліяніе то латинства, то армянства: зачемъ, напримеръ, плащаницу ставятъ головою на полдень, зачёмь на Пасху читають діаконы Евангеліе въ разныхъ мъстахъ церкви; зачемъ попъ сидить на исповеди, зачемъ архіерей благословияють объими руками, зачёмь введено пёніе, напоминающее органы и проч., и проч.; на все отвъчаетъ Симеонъ объяснительнымъ тономъ, но примъщиваетъ иногда и ругательства. Въ особенности озлобился онъ за то, что Лазарь въ своей челобитной представляль царю, что неприлично дёлають, поминая его "тишайшимъ и кротчайшимъ", и слова въ ектеніяхъ "о всей палатъ и воинствъ" толковалъ такъ, какъ будто здъсь говорится не о здравіи и спасеніи царя, не о его боярахъ и воинахъ, а о какихъ-то каменныхъ палатахъ и палатномъ воинствъ. "О, клеветникъ Лазарь, -- возражаетъ ему Симеонъ, -- какъ это ты Бога не боишься и людей не стыдишься; будто мы, называя государя тишайшимъ и кротчайшимъ, ругаемся надъ именемъ веливаго государи нашего. Невъжда! Безумный злобникъ!.. А что ты клевещешь, будто мы не творимъ молитвъ о боярахъ, но молимся о каменныхъ палатахъ и о палатномъ воинствъ, такъ такое обличение, вмъсто отвъта, лучше оплевать и обругать и тебъ уста заградить жезломъ, какъ псу лаящему!.. ""Затъмъ объясняеть ему Симеонъ, что слово "палата" замвняеть бояръ и воинство "чрезъ образъ грамматическій и риторскій, миненуемый синекдохе, еже различными образы бываеть, егда едино изъ другого коимъ либо обычаемъ познавается".

Въ 1670 году Симеонъ написалъ большое богословское сочиненіе, подъ названіемъ: "Вѣнецъ вѣры каоолическія". Онъ беретъ такъ-называемый большой апостольскій символъ вѣры и по членамъ его распредѣляетъ разные богословскіе предметы, излагая ихъ въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ 1). Такой способъ даетъ ему поводъ, на подобіе средневѣковыхъ схоластиковъ, задавать самые затѣйливые и мелочные вопросы, сообщаетъ

<sup>&</sup>quot;сто же величающе Тебв, Двва, ублажаемь"—его же величающе Двву ублажаемь; вмвсто: "яко вонстину блажити тя, Богородице"—яко воистину блажити тя, Богородицу; вмвсто: "Христось воскресый изь мертвыхь, истинный Богь нашь, молитвами пречистыя его Матере"—молитвами пречистыя своея матере;—и тому подобное. Верхъ двтскости взглядовь и понятій выразился вь томъ, что въ извыстной пысны на литургіи "единь свять, единь Господь Іисусь Христось" въ словы Іисусь Лазарь читаеть союзь соединительный и видить раздыленіе лица Христова.

<sup>1)</sup> Три нервыя главы составляють какъ-бы вступленіе: здёсь говорится о томъ, что такое христіане, откуда ихъ вёра, о ересяхъ, а затёмъ четырнадцать главъ постящены членамъ апостольскаго символа.

различныя мивнія объ этихъ вопросахъ, почернаемыя то изъ восточныхъ, то изъ западныхъ писателей, а нередко изъ апокривическихъ сочиненій. Зачёмъ, напримёръ, Христосъ родился въ декабръ? Въ какой часъ дня совершилось благовъщеніе и рождество? Могь ли Христось говорить тотчась послѣ своего рожденія? Зачѣмъ Христа пригвоздили во вресту четырьмя, а не тремя гвоздями? Всю ли свою вровь, изліянную на кресть, воспріяль Христось при воскресеніи или частицы ея остались и смѣшались съ землею? и пр., и пр. Слѣдуя за апостольскимъ символомъ, когда пришлось говорить о Творцѣ и твореніи, Симеонъ изложиль своеобразную и уродливую систему космографіи, показывающую его знакомство съ западными астрологическими бреднями: результаты современныхъ ему научныхъ изслъдованій мало до него прикасались. Существуетъ трое небесъ: эмпирейское, неподвижное, самое высшее, кристальное, движущееся съ неизреченною скоростію и-твердь, раздёляющаяся на два пояса, первый -звёздъ неподвижныхъ, а второй-планетъ. Планетное небо раздъляется на семь круговъ или поясовъ по числу планетъ, извъстныхъ тогда: (Кронъ, Дей, Аръ, солнце, Афродита, Ермій, луна). Симеонъ приводить баснословныя разстоянія оть каждой планеты до другой. Отъ земли до тверди восемьдесять темъ миль (т.-е. 800,000), а отъ верха земли до эмпирейскаго неба такъ далеко, что если жхать туда со скоростью восьмидесяти миль въ часъ, то времени понадобилось бы 50,000 летъ. Звезды описываются такъ: "веществомъ чисты, образомъ круглы, количествомъ велики, явленіемъ малы, качествомъ свёглы, дольнихъ вещей родительны (имъютъ вліяніе на перемыны въ воздухь). Планеты по мъстоположенію ниже звъздъ; иногда онъ ходять по одному пути со звъздами, а иногда по противоположному. Самая малейшая звёзда въ восемьдесять разъ больше земли, а следующая по величине звезда превосходить пространство земли въ 170 разъ. Солнце въ 166 разъ больше земли; луна же въ 30 разъ меньше. Всякій часъ солнце совершаеть 7,160 миль, изъ которыхъ каждая требуеть человъческой ходьбы два часа. Земля представляется круглою, черною, тяжелою, холодною; она кентръ (центръ) всего міра, мрачна, и содержить въ себъ адъ. Землетрясение происходить отъ терзанія заключенныхъ въ ея нідрів духовъ.

Симеонъ останавливается съ большимъ вниманіемъ надъ созданіемъ и грѣхопаденіемъ человѣка, приводитъ разныя мнѣнія о томъ, сколько времени пробылъ Адамъ въ раю и болѣе склоняется къ тѣмъ, которые полагали, что первобытная чета

пробыла только три часа и согръшила въ шестой часъ дня, почему и Христосъ, искупляя человъчество отъ прародительскаго гръха, быль расиять въ шестой чась дня. Разбирая вопросъ о чадородіи, Симеонъ приходить къ такому мнінію, что если бы люди не согръщили, то зачинались и рождались бы обывновеннымъ способомъ, какъ теперь, но только съ тою разницею, что зачинались бы безъ необузданной страсти, а рождались безъ смрада, безъ бользни. Родители, проживши въ земномъ раю, уступали бы свое мъсто дътямъ, а сами были бы возносимы на небеса, и такимъ образомъ умножение человъческаго рода восполняло бы число падшихъ ангеловъ, такъ какъ человъкъ для того и былъ созданъ, чтобъ замъстить отпавшихъ отъ Бога духовъ. Злые ангелы, возмутившіеся противъ Бога, не принадлежали къ одному какому нибудь чину, который всею своею корнорацією паль и лишился блаженства; они были увлечены сатаною изъ разныхъ ангельскихъ чиновъ, самъ же сатана состояль въ числе самыхъ высокихъ и самыхъ близкихъ къ Богу духовъ небесныхъ. Въ главъ о воспресении мертвыхъ автору приходять на мысль самые странные вопросы, напримъръ, воскреснутъ ли мертвые съ волосами и ногтями, такъ какъ у человека, который ихъ въ теченіе своей жизни обрезываль, могло накопиться ихъ очень много? Этоть вопрось разрвшается такъ: воскреснутъ, но настолько, насколько нужно для украшенія плоти. Воскреснуть ли кишки?—Воскреснуть — отвѣчаетъ Симеонъ: — но будутъ наполнены пе смраднымъ каломъ, а преизрядными влагами. Съмени въ человъкъ не будеть, такъ какъ Христосъ сказаль: въ воскресении не женятся, не посягають. Но воть еще вопросы. Все тёло человёва истлёло, но вск его части должны воскреснуть. Какъ онк въ то время соединятся между собою? Могутъ ли разновидныя части соединиться, напримёръ, кость съ костью, жилы съ кровью? и т. п. - Нетъ, -- отвечаетъ нашъ мудрецъ: -- только персть одновидныхъ частей можетъ соединиться; то, что было въ рукъ, можеть очутиться въ ногъ, ибо это не измънить тождества лица человъческаго, но персть разновидныхъ частей не можетъ быть смѣшана и то, что составляло жилы, не можеть образовать крови, или то, что составляло мясо, не можеть войти въ составъ крови или костей, иначе - все равно: если бы кто разрушиль серебряный сосудь съ золотою крышкою, потомъ изъ крышки сделалъ сосудъ, изъ сосуда крышку: разве могъ бы сосудъ названъ быть прежнимъ сосудомъ?

Конецъ міра возбуждаеть особенное вниманіе, и здѣсь появляются на сцену болѣе всего кстати разные вѣковые вымыслы

религіозной фантазіи. Антихристь очень запимаеть Симеона; авторъ приводитъ разныя мнвнія объ этомъ лицв; одни признавали его воплощеннымъ дьяволомъ, другіе-человъкомъ, слугою дьявола или, лучше сказать, какимъ-то полудьяволомъ, потому что выдумывали разсказы о его чудномъ происхожденін на свёть, и при этомъ дьяволь играеть важную роль. Симеонъ думаетъ, что Антихристъ будетъ человъкъ, и подобно всёмъ людямъ, будетъ имёть у себя ангела хранителя, но предастся влу, отступить оть Бога и ангель хранитель покинеть его. Антихристъ — человъкъ съ необывновенными умственными способностями, онъ будеть свёдущь, какъ никто, но вмёстё съ темъ онъ чрезвычайный лицемеръ и свою могучую духовную силу обратить на пагубу, а не на пользу человъческаго рода: онъ весь эло, хотя по наружности будеть казаться образцомъ всёхъ добродётелей. Ему будеть помогать какой-то жрецъ изъ христіанскаго полка. Антихристь введеть поклопеніе богу Маозею (божество силы и успъха). У него будутъ лжепророки и лжеапостолы, которыхъ онъ разошлетъ по землъ привлекать къ своей въръ. Антихристъ достигнетъ могущества, онъ сдълается царемъ; столицею его будетъ Вавилонъ. Всякъ, кто подчинится ему, получить знаменіе на чель и на рукь, а у кого такого знаменія не будеть, тоть не можеть ничего пи купить, ни продать. Царствуя въ Вавилонъ, Антихристъ будетъ вести войны и побъдить трехъ царей: египетскаго, афрійскаго и эвіонскаго; Аравія ему не покорится. Гогъ и Магогъ возстануть, но нашь богословь самь подлинно, кажется, не знаеть, что такое эти Гогъ и Магогъ. Онъ приводитъ только мивніе (наиболье распространенное), что подъ этими именами разумжются народы заклятые и замкнутые въ каспійскихъ горахъ, но, по другимъ толкованіямъ, это названія антихристовыхъ ратныхъ людей: Гогь-действующие тайно, а Магогь-действующіе открыто. Но явятся Энохъ и Илія, и стануть проповъдывать противъ Антихриста; проповъдь ихъ будетъ (сообразно апокалипсису) длиться тысячу двёсти шестьдесять дней. Антихристъ убъетъ ихъ въ Герусалимъ. Они воскреснуть изъ мертвыхъ, но вследъ затемъ постигнетъ конецъ и Антихриста. Все царство его продолжится только три съ половиною года. Посл'в смерти и воскресенія Эноха и Иліи придется ему сидъть на престолъ только пятнадцать дней. Антихристь притворится умершимь, потомъ будто бы воскресшимъ, взойдетъ на гору Елеонскую, и дъйствомъ діавола поднимется на воздухъ, но архистратигъ Михаилъ поразитъ его. Черезъ сорокъ иять дней потомъ начнется Страшный судъ.

Загорится земля и будетъ горъть до половины своей атмосферы; моря не будетъ, но это не значитъ, чтобъ оно болъе не существовало: оно не будетъ только солоно и бурно; явится знаменіе сына человъческаго, вострубятъ ангелы, воскреснутъ мертвые.

Нашъ тайновидецъ задаетъ вопросъ: въ какое время дня и въ какое время года будетъ воскресение мертвыхъ, и ръшаетъ, что это событие произойдетъ весною въ апрълъ, во время празднества пасхи, ровно въ полночь, тогда, когда и Христосъ воскресъ; нъкоторые говорятъ напротивъ, что это должно послъдовать утромъ на заръ, какъ и Христосъ, по ихъ мнъню, воскресъ съ появлениемъ денницы. Симеонъ соглащаетъ искусно два эти мнъния. Христосъ воскресъ въ полночь, но въ то время солнце нарочно тремя часами ранъе обывновеннаго восходило, а потому правы и тъ, которые говорятъ о заръ и солнечномъ восходъ; въ день воскресения всъхъ умершихъ, въроятно, будетъ такъ же, какъ было въ день воскресения Господня.

Нѣкоторые толковали, будто воскресеніе произойдеть такъ: прежде ангелы соберуть въ кучу персть добрыхъ, и демоны въ другую кучу персть злыхъ, которыхъ они искушали, и Господь воскреситъ тѣхъ и другихъ, но Симеонъ не довѣряетъ этому: Христосъ ясно говоритъ, что отдѣлятся оживленные праведные отъ неправедныхъ, и вѣроятно, по соображеніямъ Симеона, собраніемъ персти и воскресеніемъ умершихъ займутся нарочно для того поставленные ангелы.

Страшный судъ будетъ происходить въ Іосафатовой долинъ близъ Іерусалима подъ Елеонской горою. Но опять представляется вопросъ: какъ же могутъ помъститься такъ много воскресшихъ людей на такомъ маломъ пространствъ? Авторъ ръшаетъ и этотъ вопросъ: часть судимыхъ будетъ стоять на воздухъ ярусами одни надъ другими, а низшіе на землъ—вотъ и помъстятся. Судъ свой Господь будетъ производить вмъстъ со святыми угоднивами, и всъ воскресшіе будутъ раздъляться на четыре разряда: одни будутъ судить со Христомъ, другіе будутъ судимы, оправданы и войдутъ во царствіе Божіе, третьи будутъ ввержены въ адъ, безъ суда: то язычники, іудеи, мусульмане, и вообще не получившіе крещенія; они беззаконно согръшили, беззаконно и погибнутъ, къ нимъ отнесены будутъ и некрещеныя дъти. Четвертый разрядъ—гръшники, осужденные за ихъ дъянія праведнымъ судомъ въ геенну огненную на въчную муку. Страшный судъ будетъ продолжаться три часа, съ шестого часа дня до девятаго, въ тъ часи, когда Христосъ висъть на крестъ.

Солнце перестанеть двигаться; земля обновится, станеть про-

зрачна, какъ стекло; она уже не будетъ производить ни звърей ни деревьевъ, она будетъ испещрена цвътами, но эти цвъты слъдуетъ принимать не въ буквальномъ смыслъ, а въ духовномъ.

Кром'в этого пространнаго сочиненія о в'єр'є, Симеонь Ситіяновичь написаль еще: "Книги краткихь вопросовь и отв'єтовь катехистическихь 1). Это катехизись, расположенный въ такомъ порядк'є: сперва излагается символь в'єры; зд'єсь отчасти сокращеніе В'єнца съ зат'єйливыми вопросами; дал'є сл'єдуеть о Молитв'є Господней, о поклоненіи Д'єв'є Маріи, о евангельскихъ блаженствахъ, о трехъ богословскихъ доброд'єтеляхъ; зат'ємъ сл'єдуеть десять запов'єдей, — потомъ о тапнствахъ (о евхаристіи говорится относительно времени пресуществленія то, что признано несогласнымъ съ ученіємъ православной церкви), зат'ємъ — прим'єры вопросовъ, какіе могутъ задавать испов'єдующіе священники, прим'єняясь къ случаямъ, встр'єчавшимся въ то время въ обыденной жизни, и подводя ихъ подъ ту или другую изъ запов'єдей божіихъ. Вопросы и отв'єты очень коротки.

Это сочинение, въ свое время напечатанное, по смерти автора подверглось осуждению церковной власти, а для насъ оно составляеть одинь изъ любопытныхъ памятниковъ XVII вѣка, какъ по темъ случаямъ житейскимъ, которые вспоминаются въ качествъ чертъ общества, среди котораго жилъ авторъ, такъ и по взглядамъ, господствовавшимъ тогда между людьми книжными. По поводу первой заповёди авторъ касается замёченнаго имъ у русскихъ неправильнаго мивнія, будто всякій человікъ можеть спастись по своей въръ, лишь бы онъ быль добръ и не дълаль зла своимъ ближнимъ. "Это гръхъ въло тяжкій,--говорить авторъ, - и зъло частъ есть не только между невъждами, но и между тъми, которые считаются знающими (иже въжды водятся быти): никто не можетъ спастись внъ соборной православной канолической единой церкви". Добродушная натура невъжественнаго русскаго человъка по своему свойству менье, чъмъ чья-нибудь, была навлонна въ нетерпимости, - нужно было грамотное невъжество, чтобы возбуждать въ немъ фанатизмъ. Затъмъ авторъ сдёлаль замёчаніе также о признакі своего времени, о чтеній св. писанія; возникшая борьба между церковью и расколомъ распространяла грамотность пуще школы; вкусъ къ чтенію

<sup>1)</sup> Напр., зачёмь Христось началь свои страданія въ оградё?—Вь оградё зачася болёзнь и смерть чрезь перваго Адама, въ оградё вторый Адамъ восхогё врачевство начати, да вдасть животь.—Или: сколько язвъ бысть на тёлё Господа?—Вящше пяти тысящь!—Или: потребно на было присутствовать бабё при рожденіи Спасителя?—На это дается отвёть отрицательный, ибо Дёва Святая родила безь болёзни, въ веселіи, и-безъ всякой вскверны.

и толкамъ о религіозныхъ предметахъ сталъ входить въ народъ, и вотъ Симеонъ, который въ другихъ своихъ произведеніяхъ тавъ горячо говорить о необходимости заведенія учипозволяеть его только тъмъ, которые имъють грамматическое знаніе, и притомъ съ тъмъ условіемъ, чтобъ они не отваживались сами излагать библейскія м'вста по-своему, а спрашивали бы объ этомъ у лицъ, болье ихъ свъдущихъ; но онъ вовсе запрещаетъ читать библію невъждамъ, и замьчаетъ, что, къ его сожальнію, невъжды-то болъе всего бросаются на чтенія такого рода, хотять быть учителями, высоко думають о своемь собственномъ умѣ и стыдятся испрашивать совѣтовъ у другихъ. Наконецъ, по поводу первой заповъди, Симеонъ говоритъ о разныхъ суевъріяхъ, которыя представляются также гръхомъ, оскорбляющимъ въру въ Бога. Русскіе держали у себя и посили на себъ разныя записки, какъ врачевство противъ горячки и разныхъ болфзяей, или же какъ предохранительное средство противъ уязвленій. —Дозволительно ли (задаются вопросы) чрезъ рѣшето хотѣть узнать татя похищенной вещи? Можно ли снамъ вѣрити? Первое называется діавольскимъ, второе суетнъйшимъ дѣломъ. Называется суевъріемъ господствовавшій обычай по встръчамъ съ людьми и съ животными гадать о счастіи или несчастіи, объ успѣхѣ или неуспѣхѣ въ предпріятіи. Осуждаются всякія волхвованія, какъ-то: по церковному ключу, по псалтири.—Мы узнаемъ, что русскіе современники Симеона для отысканія воровъ и похищенныхъ ими предметовъ давали всть сыръ, на которомъ чертили незнаемыя (тарабарскія) словеса, въ день усвкновенія главы Іоанна Предтечи искали зелья, сообщающаго большую тълесную силу: все это признается гръхомъ. Меньшимъ гръхомъ считаеть Симеонь, если вто, напримерь, по невежеству отдаеть почтеніе одинакимъ церковнымъ вещамъ предъ сообразно ихъ цвъту, величинъ, помъщенію, напр., говорять: пусть чтутся такія-то молитвы, а не другія, пусть будуть такой величины свічи, а не боліве, воскъ пусть будеть білый, а не желтый и т. п. Проходя вторую заповъдь, катехизаторъ замъчвит такое поклонение предписано церковью (неввжды не возводять ума своего на первообразное), однако, не вмёняеть имь этого въ гръхъ идолоповлонства, надъясь, что такъ вакъ они составляють часть церкви, то честь, творимая ими неправильно, делается правильною (возводится къ первообразному) чрезъ общее церковное намфреніе. По поводу третьей заповфди авторъ коснулся русскаго обычая божиться и клясться, который, по его замфчанію, быль особенно распространень у купцовь, говорившихь, что имь если не побожиться, то не продать, нападаеть также на привычки русскихь произносить такія поговорки: "чтобъ меня чорть взяль, коли я не говорю правду", или "это истина какъ Богь!" "Ни съ къмъ нельзя равнять Бога", говорить Симеонь.

Касаясь четвертой заповёли, авторъ обличаеть нелостойное препровождение времени въ праздничные дви, господствовавшее въ его время во всёхъ слояхъ русскаго общества. "Люди благороднвитіе цвлые дни тратять на ловленіе (охоту). Ихъ жены и дъвицы употребляють все утро на суетное украшеніе своего тіла. Ремесленники проводять праздвичные дни въ пьянствъ 1). Особенно негодуетъ Самеонъ на хороводы, обычное праздничное препровождение времени у простого народа. "Отъ демона или отъ змія приняли начало эти ликованія, ибо онъ привыкъ вертёться кругомъ (яко же онъ вруговожденіе обыче творити")? Симеонъ не одобряеть даже тъхъ, которые проводять праздвичные дни въ чтеніи и "словоположеніи" (бесёдахъ), нападаетъ на господъ, которые заставляють своихъ рабовь въ празднивъ работать: это грехъ смертный; менже грешать те, которые, какь вошло въ обычай, ходять въ лесь собирать орехи, грибы, ягоды, но все-таки гранать. Впрочемь, авторь позволяеть и въ праздничный день работу въ случав крайней нужды: напр., собираніе плодовъ, когда дожди или другія воздушныя переміны требуютъ поспъшности, закланіе животныхъ и торгъ събстными припасами, когда случатся сряду несколько праздниковь, но онъ дозволяеть такое занятіе въ праздникъ не долее трехъ часовъ.

Наибольшее число случаевъ приводится у Симеона по восьмой заповъди. "Противъ этой заповъди, — говорить онъ, — гръшатъ у насъ всъ: и большіе, и малые, и убогіе, и богатые. Гръшатъ князи, отягощающіе неправедно низшій народъ различными данями, гръшатъ правители, которые дурно распоряжаются народнымъ достояніемъ и обращаютъ въ свою ворысть; гръшатъ начальники, которые бываютъ обыкновенно хищники и народные кровопійцы; — гръшатъ судьи и "законословцы", искажающіе смыслъ закона и часто требующіе неправедной "мяды". Далъе катехизаторъ переходить къ людямъ, посвятившимъ себя низшаго рода занятіямъ и нападаетъ прежде всего на купцовъ, какъ они расхваливаютъ

<sup>1)</sup> Замівчательно какъ авторъ опреділяєть, что значить быть пьяными: "тотъ истивно пьянь, кто на другой день не помнить, что онъ ділаль и что говориль, сь кімь шель, какъ домой добрался и какъ спать легь, а тотъ еще не совсімь пьянь, кто хотя и шатается, по все помнить".

продаваемыя вещи, скрывая ихъ дурныя свойства, какъ иногда ихъ пріятели притворно покупають товары, чтобы поднять цёну и заставить настоящаго нокупателя заплатить дороже, какъ на торжищахъ умышленно хулятъ товаръ, для того чтобы отбить другихъ отъ покупки, а самимъ или своимъ родичамъ купить подешевле и. т. п. Грёшатъ противъ восьмой заповёди и ремесленники, обманчиво исполняющіе свои работы, грёшатъ стяжатели земли, плутовски захватывающіе предёлы нивъ, грёшатъ, наконецъ, толпы нищихъ, которые тогда особенно промышляли кражею.

Проповеди Симеона Ситіяновича изданы въ двухъ огромныхъ книгахъ in folio. Въ одной изъ пихъ подъ названіемъ: "Объдъ Духовный", помъщены поучения на всъ воскресные дни года и на переходящіе праздники, а въ другомъ "Вечеря Духовная" — поученія на праздники непереходящіе, господскіе, богородичные, дви нікоторых святыхь, особенно чтимыхь, а также поученія на разные случаи. Пропов'єди Симеона проникнуты схоластическимъ пустословіемъ сообразно риторическимъ требованіямъ своего времени 1). Онъ приводить неръдко древнихъ авторовъ, сообщаетъ изъ нихъ анекдоты (какъ напр. о Мидась фригійскомъ, о Фаэтонь и т. п.), черпаеть безъ разбора свёдёнія, какъ изъ св. отцовъ церкви, такъ изъ апокрифическихъ сочиненій. Симеонъ очень любитъ сравненія, но не многія у него удачны <sup>2</sup>). Симеонъ сильно старается сделать свои проповеди жившми и поэтическими, а онв наперекоръ ему отзываются сухостью; авторъ мало обладалъ

<sup>1)</sup> Вотъ, для примъра, до какихъ крайностей доходить у него страсть видъть во всемъ символы и объяснять ихъ; напр., по поводу Рождества Христова развивается въ проповъди такое положение: слово стало плотию, а плоть трава, ибо сказано: человъкъ яко трава. Слъдовательно, Христосъ, родившись и ставши человъкомъ, сталъ травою, "да мы скоги ту траву, то съно духовное ядуще отъ внутрь таимаго въ немъ слова воспримемъ слово совершенное или разумъ". Или, напр., въ словъ о блудномъ сынъ, Симеонъ вещественнымъ предметамъ, упоминаемимъ въ евангельской притчъ, насильно даетъ аллегорический смыслъ: "Свиньи, которыхъ принужденъ пасти промотавшися блудный сынъ—скверные и нечистые помыслы; сапоги, которые сыну даетъ отець—это сапоги кръпости для путешествия къ безконечной жизни".

<sup>2)</sup> Къ числу самыхъ удачныхъ, по нашему мивнію, можно отнести (Поученіе въ недвлю 9 по пятидесятняцв) сравненіе житейскаго пути съ плаваніемь по рекамъ: Люди благоденствующіе вь мірів словно сидять на покойномъ кораблів и плывуть; имъ нажется, что мимо ихъ бегуть горы, ліса, города, а они сидять себів недвижимо; они видять, какъ одни богатівють, другіе бедийють, одни рождаются и возрастають, другіе старівются и умирають; здоровье и недуги, слезы и веселость сміннють одно другое, и кажется имъ, что сами они стоять выше мёры, прилагаемой къ другимъ, далеки оть того, что постигаеть другихъ, спокойны, беззаботны — какъ вдругь все исчезаеть и корабль ихъ доходить до пристапища гробнаго и приходится душів грішной сходить съ покойнаго корабля.

способностью творить образы и въ этомъ отношеніи стоитъ ниже Галятовскаго. За то едва ли кто изъ его современниковъ держался въ своихъ проповъдяхъ болье нравственно-поучительнаго направленія и притомъ не въ однъхъ только общихъ чертахъ. Симеонъ въ своихъ проповъдяхъ, какъ и въ своемъ катехизисъ, заглядывалъ въ подробности и особенности современной ему жизни.

Подобно Епифанію Славинецкому, Симеонъ сознаваль и необходимость внижнаго просвещения въ московской земле. Въ одной изъ своихъ проповъдей на Рождество Христово, онъ оть лица вселенскихъ патріарховъ, събхавшихся тогда въ Москву, обращается къ царю съ моленіемъ взыскать премудрость, заводить училища греческія, словянскія и другія, умножать спудеовъ (учащихся), отыскивать благоискусныхъ учителей и всёхъ "честьми поощрять на трудолюбіе". Какъ монахъ, онъ выше всёхъ знаній ставить богословіе; онъ помнить извёстное выражение апостола Павла, въ которомъ многие видели роковой приговоръ всякой наука: "премудрость людская буйство (глупость) есть у Бога". Но Симеонъ хочетъ этому выраженію примиряющій смысль: "Следуеть знать, говорить онь, - что этими словами не охуждаются свободныя художества: грамматика, риторика, философія и пр., они очень полезны въ гражданскомъ быту и споспъществуютъ духовной премудрости; здёсь охуждается непокорство божьимъ словамъ естественнаго разума, изощреннаго хитростью этихъ художествъ; если кто, опираясь на естественныя причины, не хочетъ новиноваться божіему слову-воть мудрость міра сего!-воть буйство передъ Богомъ! Величайшее заблуждение пытаться измърять мёрою человёческого разума божественное, слишкомъ превосходящее умъ человъческій. Какъ можеть сова разсуждать о солнечномъ свътъ, когда этотъ свътъ превосходитъ силу ея эрвнія?" Потребность школьнаго ученія въ значительной степени возбуждалась въ Симеонъ явленіемъ раскола, который онъ также громить въ своихъ поученіяхъ. Онъ хотвлъ, чтобы люди правильно разсуждали о предметахъ въры, а расколь являль примерь---чего можно ждать, если возьмутся за эти предметы круглые невъжды. "Многіе еретики, -- говорить онъ, - потонули въ глубинъ священнаго писанія отъ неискуснаго плаванія; и наши нынёшніе лжемудрецы, неискусные въ плаваніи, дерзко ворвались въ пучину писаній, думая добывать оттуда жемчугъ премудрости... Лучше было бы имъ стоять на берегу и помалу утолять жажду этой животворной водой... Неть, захотели они славы міра сего и, словно слещы, пусти-

лись разсуждать о шарахъ, которыхъ никогда не видали. Нынъ у насъ многіе хотять именоваться учителями св. писанія, а не учениками. Другихъ учатъ тому, чему сами никогда не учились. Въ мірскихъ наукахъ этого не бываеть: тамъ прежде сами учатся, а потомъ другихъ учатъ, только священное писаніе таково, что вст себт приписывають право ученія, и какт только человъкъ что-нибудь складно скажеть, другіе думають, что это божій законъ. Что у насъ ділается: о богословій разглагольствують и взрослые, и отрови: и въ лесахъ дикіе люди бесъдують, и на торжищахъ скотопродавцы, и въ корчмахъ пьявые, и "буія женища (глупое бабье) словопреніе дъють безумное, наперекоръ мужьямъ своимъ и церкви. Конечно, чтеніе св. писанія полезно всякому, и мужчинь, и женщинь. Но оно прилично только тому, у кого есть ключъ разумфнія, а на это даетъ право одно ученіе". Мысль о воспитаніи юношества сильно его занимала, и онъ много разъ возвращается къ ней въ своихъ проповъдяхъ. Качества родителей, по его матнію, не переходять на дётей по крови, все зависить отъ первыхъ укоренившихся привычекъ: "Но отчего, - задаетъ онъ себъ вопросъ, -- у несомивнио добрыхъ и честныхъ родителей бывають дурныя дъти?" Симеонъ приписываеть это явленіе излишеству родительской любви, иначе, говоря нашимъ языкомъ, баловству: "если добрые родители не даютъ своимъ чадамъ подобающаго наказанія, а пускають ихъ вести себя по воль ихъ юности, если не оскорбляють ихъ словомъ увъщанія, не налагають на нихъ язвъ, то отъ благихъ родителей произойдетъ злой плодъ!" Въ другой проповѣди (недѣля разслабленнаго) Симеонъ разражается чрезвычайно суровымъ наставленіемъ и грозить лишеніемь царства Божія тімь родителямь, которые не возлагають ранъ на плечи злонравныхъ дътей своихъ: "Кто довольствуется однимъ словеснымъ увъщаніемъ, тотъ непріятенъ Богу. Не щадите, родители, жезловъ вашихъ, угощайте дътей вашихъ не дущевреднымъ лобзаніемъ, а нравоисправительнымъ біеніемъ".

Такая суровость въ понятіяхъ о воспитаніи соотвѣтствуетъ строго монашескому взгляду, который отражается у Симеона и относительно другихъ явленій жизни. Требуя любви между людьми, онъ, однако, боится, чтобы любовь эта не была мягкая, не основывалась на пріятныхъ бесѣдахъ, на совмѣстномъ яденіи и питіи, на участіи въ развлеченіяхъ (егда собираются на игралища и баснословія). Монашескій аскетизмъ—для него высшій образецъ правственнаго совершенства; женскаго сообщества надобно избѣгать, "полъ женскъ—тля... Одно зрѣніе на женщину заражаетъ человѣка ядомъ аспида". Въ одной пропо-

веди (на 27 педелю по пятидесятнице) онъ сравниваетъ грешную душу съ женщиною: "какъ у женщины, -- говоритъ онъ, -тонкій голось, такъ и у грешной души голось тонкій и скудный къ хваленію Бога. Жена скороглаголива, коснодвижима, скорогнъвлива, завистлива, нелюботрудпа, малонадежна-такова и гръшная душа!" Онъ не смъетъ не уважать супружескаго союза, но, вспомнивши евангельскую притчу о томъ, который не пошель на званый пирь, потому-что только что женился, говорить (на 28 недвлю по пятидесятницв): "видите, не только беззаконное, но и законное сочетание иногда отклоняеть насъ отъ Бога излишествомъ любви въ женъ... Кто паче мъры ревнитель женъ, тотъ блудникъ; видите ли-и законные пруги иногда блудодъйствуютъ!... "Симеонъ нападаетъ на пристрастіе къ богатству, замічаеть, что страсть къ обогащенію ведеть къ жестовосердію и въ ліни, однако боится слишкомъ нападать на богачей, среди которыхъ ему приходилось обращаться, и потому вмёстё съ темь онь оправдываеть богатство, такъ вакъ оно доставляетъ возможность давать милостыню. Постъ, которому давало такое важное значение благочестие русскихъ, вызвалъ также обличенія Симеона (Поученія въ нед. сыр.): "У насъ, -- говорить онъ, -- многіе господа во время поста ходять печальные, мрачные, а между тымь вы домахы своихы дылаются особенно злыми: тогда-то у нихъ прямое кажется кривымъ, сладкое горькимъ, жена опрогивъетъ, дъти имъ досаждаютъ, слуги станутъ негодными и безъ вины виноватыми. Въ постъ они постятся, а передъ постомъ и разговъвляясь, безмърно навдаются". Онъ напоминаетъ, что прежде всего нужно поститься отъ дурныхъ дёль 1), вооружается также противъ лицемърнаго смиренія, которое особенно часто встрвчалось въ пріемахъ знатныхъ лицъ при набожномъ Алексъв Михайловичь. "Мы, - говоритъ опъ, - безпрестанно слышимъ, какъ иные сами называють себя грешниками, блудниками, а если кто другой въ чемъ-нибудь обличить ихъ, то кричать, что это неправда, а иногда и дланью согбенною уста заградять".

Подробнъе всего распространяется Симеопъ противъ пороковъ своего въка въ тъхъ проповъдяхъ, которыя писаны не по поводу праздниковъ и составляютъ особое приложение къ "Вечеръ Духовной". Изъ нихъ болъе всъхъ замъчательны "Поучения къ иереямъ" и "Поучения противъ суевърий". Симеопъ соблазняется разными народными пграми, въ которыхъ видитъ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Здёсь онъ приводить басню, ходившую въ его время, будто если постящійся человёкь наступить на зміл, то змій издохнеть. Не опровергая этой басни, онъ предоставляеть разсуждать о ней "естествословцамь".

остатки древняго язычества и идолопоклоненія: таковы скаканіе черезъ огонь и качели, называемыя въ то время "рѣли" - повсемъстная народная праздничная забава по городамъ и селамъ. Симеонъ съ презрвніемъ называеть ихъ висвлицами и говорить, что, въ языческія времена, кто падаль съ качель и убивался, тотъ считался принесеннымъ въ жертву богу, т.-е. бъсу. И теперь, по мивнію проповъдника, эта потеха была совершаема въ честь бъсамъ. Его возмущали суевърные способы врачеванія, какъ, напр., ношеніе дътей въ баню и мазаніе ихъ грязью съ разными причитаніями, съ цёлью предохранить отъ дурного глазу, ношеніе наузовъ (узловъ), записокъ съ ваговорами, струтіоновыхъ костей (?), шептанія, дуновенія, напъванія, произнесенія непонятныхъ словъ и т. п. "Христосъ изгоняется, а баба пустословная вводится, -- говорить Симеонъ, -тайна св. крещенія попирается, діаволъ ликуетъ". Онъ вооружается противъ гаданій, примётъ, противъ народной вёры въ предвъщательное значение встръчъ волка, кривого или косого человъка, монаха, женщины и пр. "Случится, -- говоритъ Симеонъ, — человъку, обуваяся, кашлянуть или, выходя изъ дому, споткнуться, онъ возвращается и не дёлаетъ своего дела". Съёдять ли мыши платье, суевёрь боится грядущей бёды и заранъе оплакиваетъ свою судьбу, не жалъя дъйствительнаго убытка, причиненнаго ему мышами. Идутъ двое друзей, на пути встрътятъ камень, пса или ребенка и думаютъ, что эти предметы разстроять ихъ дружбу, топчатъ камень, колотять иса, быють по щект ребенка... "Подобныхъ суевтрій тысячи", замтьчаетъ Симеонъ. Къ нимъ причисляетъ онъ легковърное признаніе истинными всякихъ чудесь, которыя тогда безпрестанно появлялись и обывновенно оказывались ложными, -- вооружается противъ появленія ложныхъ мощей и т. п.

Въ проповъдяхъ Симеона ощутительно подражаніе Славинецкому, по крайней мъръ тамъ, гдъ оба проповъдника касались одного и того же предмета, какъ, напр., заведенія училищь и обличеній раскола: есть одинакія сравненія, одинакія выраженія. Если Симеонъ и не списывалъ съ того, что говорилъ Славинецкій, то, должно быть, находился подъ его вліяніємъ.

Стихотворныя произведенія Симеона Ситіяновича писаны силлабическими риемованными стихами и лишены поэтическаго достоинства. Можно сказать, что къ этому роду литературы Симеонъ меньше имёль природныхъ самобытныхъ дарованій, чёмъ къ проповёдничеству и богословствованію. Важивйшее изъ его стихотворныхъ сочиненій—переводъ Псалтыря. Мысль къ этому подалъ Симеону примёръ польскаго поэта Яна Кохановскаго,

- что разумфется умаляло значеніе труда Симеона въ глазахъ строгихъ московскихъ ревнителей православія. Псалтырь Симеона, какъ извъстно, былъ однако любимымъ чтеніемъ Ломоносова 1) и потому не остался безъ значенія въ нашей словесности. Кром'в Исалтыря Симеонъ написаль: "Вертоградъ многопфиный "-собраніе мъстъ св. писанія и разныхъ описаній, отвлеченныхъ понятій и качествъ, "Риомологіонъ" — собраніе разныхъ стихотвореній, писанныхъ на торжественные случаи (въ томъ числь высоконарное восхваление Россіи-, Орель Россійскій въ солнцв представленный"). По смерти царя Алексвя Михайловича Симеонъ написалъ "Гласъ" — разговоръ умершаго Алексвя Михайловича съ Богомъ и своимъ наследникомъ. Имъ потомъ сложена была "Гусль доброгласная"-поздравленіе Өедору Алексвевичу со вступленіемъ на престоль и пр. Изъ произведеній, имфющихъ притязаніе на поэзію, заслуживають вниманія, -если не по внутреннему достоинству, то по значенію для своего въка, -- драматическія сочиненія Симеона. Таковы комедіи: "О блудномъ сынъ", "О Навуходоносоръ царъ", "О тель злать и тріехъ отроцькь въ пещи сожженныхъ".

Комедія "О блудномъ сынъ" имъетъ прологъ; затъмъ она раздъляется на шесть частей и кончается эпилогомъ. Въ восемнадцати стихахъ пролога объявляется предметъ пъссы; слушатели приглашаются ко вниманію и обнадеживаются получить велію пользу. Части пьесы—то же, что сцены или явленія.

Въ первой части отецъ говорить двумъ сыновьямъ своимъ, что по божіей благодати у него много богатства, сребра, золота, рабовъ, красная палата; все онъ вручаетъ своимъ дѣтямъ и даетъ имъ приличное нравоученіе. Старшій сынъ по природѣ домосѣдъ, онъ желаетъ остаться жить съ отцомъ и служить ему; тронутый этимъ отецъ даетъ ему благословеніе; но меньшаго

<sup>1)</sup> Приводимъ образчики изъ этого перевода:

"Иже въ помощи вышняго вручится,
Въ кровъ небеснаго Бога водворится;
Господу речетъ: заступникъ мой еси,
Ты ми надежда, живый на небеси,
Онъ мя изъ съти ловящихъ избавить,
Слово мятежно далече отставить,
Плещма своими будетъ осъняти,
Крилы своими отъ бъдъ защищати" и пр.
Или:—

"Помилуй мя, Боже, по твоей милости,
По множеству щедротъ сотри неправости,
Отъ беззаконія изволи омыти,
Отъ гръха моего мене очистити" и пр.

томить тёсная домашняя жизнь; онь предоставляеть брату изживать лёта красной юности при отеческой старости, у него на умё другое: онъ ищеть славы 1), свободы 2), знаній 3). Отець хотя скорбить о такихъ наклонностяхъ сына, но не хочеть удерживать его, приказываеть рабамъ приготовить возы и коней, дать сыну въ дорогу одеждъ, серебра, золота; велить осёдлать турецкихъ коней и благословляеть сына въ путь.

Во второй части блудный сынъ въ чужой странѣ со слугами. Онъ богатъ, на свободѣ; онъ вырвался изъ отеческаго дома какъ птенецъ изъ клѣтки 4) и приказываетъ привести къ нему пободѣе такихъ слугъ, которые бы съ нимъ ѣли, пили и тѣшили его пѣніемъ. Приводятъ къ нему такого рода слугъ. Блудный сынъ приказываетъ дать имъ по сту рублей; одного изъ нихъ сажаетъ съ собою играть въ зернь (кости), другихъ заставляетъ играть между собою въ карты и тавлеи (шашки), обѣщая платить за того, кто проигрываетъ и, сверхъ того, награждать вы-игравшаго 5). Подобныя забавы, вѣроятно, на самомъ дѣлѣ дозво-

Вящиая мой умъ пользу промышляеть,
 Славу ти въ міръ весь простерти желаеть,
 Ид'є же восток'є и гд'є западъ солнца;
 Славенъ явлюся во вся міра конца.

<sup>2)</sup> Занаюченъ видатъ мя си быти,
Въ отчиной странв юность погубити.
Богъ волю далъ есть: се птицы летаютъ,
Звёріе въ лісахъ вольно пребываютъ.
И ты мий, отче! изволь волю дати,
Разумну сущу весь міръ посёщати.

в) Что стяжу въ дому? чему изучюся? Лучше въ странствіи умомъ обогачуся, Юньшихъ отъ мене отцы посынаютъ Въ чюждыя страны, потомъ ся не хаютъ.

<sup>4)</sup> Вёхъ у отца моего, яко рабъ плененнай, Во пределехь домовыхь, яко въ тюрьме заминеннай. Не что бяще свободно по воли творити; Ждахъ обёда, вечери, хотяй ясти, пити, Не свободно играти, въ гости не пущано, А на врасная лица эрёти запрещено. Во всякомъ деле указъ, безъ того ничто же, Ахъ! колика неволя, о мой Святий Боже? Отецъ, яко мучитель, сына си томляще, Ничесо же творити по воли даяще. Нынё, слава Богови! отъ узъ освободихся, Егда въ чуждую страну едва отмолихся. Яко птенецъ изъ клётки на свётъ испущенный, Желаю погуляти, тёмъ быти блаженный.

Аще кто проиграется, та мий утрата:
 А кто добре выиграеть, за трудь гривна злата.

мяли себѣ тогдашніе богачи-кутилы, которые, при скудости развлеченій, со скуки заставляли своихъ служителей тѣшить себя. Начинается на сценѣ игра. Зернщикъ, игравшій съ блуднымъ сыномъ, обыгралъ его; блудный сынъ, сверхъ выигрыша, дарить ему сто рублей. Въ заключеніе блудный сынъ напивается, и идетъ спать пошатываясь; слуги ведутъ его на постель.

Въ третьей части блудный сынъ, послѣ вчерашней игры и пьянства, на похмѣльѣ, жалуется на головную боль. Слуга совѣтуетъ ему выпить. Другой слуга совѣтуетъ призвать "сладко-игрателей и пѣвцовъ". Начинается музыка и пѣсни. Здѣсь, въ пьесѣ можно было, по желанію, включать какую угодно музыку и пѣсни; это разнообразило самую пьесу. По окончаніи игры и пѣсенъ, блудный сынъ приказываетъ заплатить слугамъ, но слуга-казначей объявляетъ, что вся сокровищница господина истощилась и едва у него остается столько, чтобы кунить утромъ хлѣба. "Не скорби,—отвѣчаетъ ему блудный сынъ,—мои слуги дадутъ мнѣ взаймы". Но слуги, одинъ за другимъ, отступаются отъ него, смѣются надъ нимъ 1), наконецъ, расхищаютъ остатки его имущества за недоплату обѣщаннаго жалованья, и говорятъ, что сще дѣлаютъ ему милость, оставляя его въ живыхъ. Блудный сынъ въ отчаяніи плачетъ.

Поразительна скудость поэтическаго вымысла у автора. Онъ не могъ изобръсти никакихъ искушеній, доведшихъ блуднаго сына до печальной нищеты, какъ только заставить его напиться и проиграться съ нанятыми слугами.

Въ четвертой части блудный сынъ безъ крова, безъ помощи, никъмъ незнаемый на чужой сторонъ, терпитъ голодъ, у него осталась послъдняя одежда,—то было единственное средство еще хоть на разъ имъть кусокъ хлъба. Встръчается купчикъ, спрашиваетъ юношу: что за бъда ему?—Вчера былъ богатъ,—отвъчаетъ юноша,—сегодня погибаю отъ голода.—У меня есть хлъбъ,—говоритъ купчикъ,—я продамъ. Отдай мнъ за хлъбъ свое платье, а я тебъ на придачу свое отдамъ!—Блудный сынъ соглащается. Купчикъ оказываетъ ему еще одну услугу. Идетъ богатый человъкъ; купчикъ рекомендуетъ ему несчастнаго юношу. Господинъ беретъ блудпаго сына къ себъ на работу, но, посмотръвши на его руки, находитъ ихъ слишкомъ мягкими для тяжелой работы и говоритъ, что такому нъженкъ

Госнодь и м'єшокъ, то пріятель правый, Людная пріязнь токмо для забавы.

Государь нашы! челомы бісмы тебів За хлібы и за соль, а слугы ищи себів.

всего приличнъе поручить пасти свиней; съ этой цълью господинъ передаетъ блуднаго сына своему приказчику 1).

Свинопасы гонять поросять; приказчикь велить имъ делать свое дёло, а самъ удаляется. Тогда одинъ пастухъ приказываетъ блудному сыну принести корыто съ рожками и поставить передъ свиньями; блудный сынъ, томясь голодомъ, самъ начинаеть ёсть рожки; свиньи подбёгають къ корыту; блудный сынъ ударилъ одну свинью; пастухи подняли шумъ. Явился привазчивъ: пастухъ доноситъ, что новый ихъ товарищъ не другъ, а врагъ свиней, встъ у нихъ рожви, обижаетъ свиней, быеть ихъ, разогналь свиней. Приказчикъ велить бить новаго пастуха плетьми; за сценой раздается его жалобный крикъ; потомъ его приводятъ на сцену избитаго; приказывають отыскать разбежавшихся свиней и грозять убить до смерти, если онъ ихъ не найдетъ. Всё удаляются; блудный сынъ остается одинъ, говоритъ монологъ, составляющій распространеніе извістныхъ словь, произнесимыхъ блуднымъ сыномъ въ евангельской притчъ.

Въ пятой части отецъ грустить о сынь, не зная, гдь онь и что съ нимъ, какъ вдругъ являются одинъ за другимъ въстники, извъщаютъ, что сынъ приближается къ его дому, но въ нищенскомъ видъ. Входитъ сынъ. Повторяется евангельская сцена прощенія въ распространенномъ видъ. Отецъ съ сыномъ уходитъ, играютъ органы и пр., на сценъ поютъ. Здъсь опять предоставлено на непродолжительное время вставить по желапію музыку и пъсню. Является старшій братъ. Разговоръ его съ отцомъ не болье какъ распространеніе екангельской притчи.

Въ шестой части блудный сынъ, разодътый уже какъ слъдуетъ, разсказываетъ свою исторію и благодаритъ Бога.

Затемъ следуетъ эпилогъ, где излагается нравоучительная цель представления этой притчи 2), а въ заключение говорится, что никого не хотели огорчить и на всякий случай просять прощения.

Пьеса кончается музыкою.

Комедія "О Навуходоносоръ царъ" не раздъляется на части. Начало ея называется "предисловецъ"; онъ состоитъ

<sup>1)</sup> Посмотревъ на руце и пощупавъ, и паки глаголеть: Оі несть мозолей, зело мягки длани, Бодрствуй отселе, лености престани. Слашишь, приказчикъ, на село возъмите, А свиньи пасти ему прикажите.

<sup>2)</sup> Юнынь се образь старыйшихь слушати, по на младый разумь свой не уповати, Старымь—да юныхь добре наставляють, Ничто на волю младыхь не спущають.

изъ обращенія къ дарю Алексью Михайловичу. Восхваляются добродьтели даря, а въ противоположность имъ дълается укаваніе на невъріе и гордость Навуходоносора, объявившаго себя богомъ и повельвшаго бросить трехъ отроковъ въ печь за непослушаніе. Затьмъ объявляется, что это событіе явится "комедійно" передъ царемъ и боярами 1).

Навуходоносоръ со своими боярами, съ шестью слугами и шестью вооруженными воинами выходить на сцену, садится на царское мъсто, величаеть собственное могущество, называеть себя богомъ боговъ и приказываеть казначею выдать золото на изготовление его статуи, которой, по его повельнию, должны поклоняться всв народы. Казначей уходить исполнять царское приказание, а царь повельваеть другому боярину, Зардану, устроить близъ статуи пещь, въ которую долженъ быть брошенъ всякій, кто не захочеть поклоняться царскому изображенію. Въглубинь сцены двы завысы. Пока за ними приготовляють статую и пещь, царь приказываеть позвать музыкантовъ, — нужно чымънибудь наполнить пьесу. Авторъ оставляеть здысь мысто для такъ-называемыхъ "ликовствованій" ("зды будуть ликовствованія"). Публику занимали ими сколько угодно и какъ угодно.

Затёмъ поднимается одна завёса, показывается статуя, поднимается другая завёса — показывается пещь. Бояринъ Амиръ докладываетъ царю, что уже всё люди стоятъ на полё Деиръ. Царь обращается къ "гудцамъ" и приказываетъ играть. Начинаютъ "трубить и пискать". Всё люди падаютъ ницъ, но три отрока не кланяются; Амиръ велитъ ихъ изловить. Затёмъ представляется то, что разсказано у Даніила пророка. Разъяренный царь требуетъ поклоненія, и отроки не повинуются, ихъ бросаютъ въ пещь. Является ангелъ, отроки поютъ свою пёснь тёми словами, какъ въ библіи. Царь, видя такое чудо, раскаявается, поклоняется истинному Богу, и приказываетъ почитать уцёлёвшихъ отроковъ. Комедія кончается эпилогомъ, съ обращеніемъ къ царю — съ благодарностью за выслушаніе дёйства <sup>2</sup>). Въ заключеніе, желаютъ

<sup>1)</sup> То комидійно мы хощемъ явити,
И аки само дёло представити.
Свётлости твоей и всёмъ предстоящимъ
Княземъ, боляромъ, вёрно ти служащимъ.
Въ утёху сердецъ здрави убо зрите,
А насъ въ милости своей сохраните.

<sup>2)</sup> Благодаримъ тя о сей благодати, Яко изволиль дёйства послушати, Свётлое око твое созерцаще Комидійное сіе дёло наше.

царю мирнаго царствованія, поб'єдь, многольтія и небеснаго в'єнца.

Значеніе Симеона Ситіяновича въ русской исторіи, помимо его ученыхъ трудовъ, имѣетъ важность тѣмъ, что съ его именемъ соединяется зародышъ московской духовной Академіи — перваго высшаго учебнаго заведенія въ сѣверной Руси. Ему приписываютъ составленіе проекта или "привилегіи" на основаніе духовной Академіи: этотъ проектъ былъ написанъ при царѣ Оедорѣ Алексѣевичѣ отъ царскаго имени; но осуществиться ему было суждено уже по смерти царя 1.

Въ этомъ проектъ государь, -- вспоминая благословение, данное святьйшими патріархами восточными, бывшими въ Мосевь при отцѣ его Алексѣѣ Михайловичѣ, на заведеніе училищъ, соизволяетъ на заведение Академіи, въ которой преподаваться должны науки гражданскія и духовныя, начиная "отъ грамматики, пінтики, риторики, діалектики, философіи разумительной. естественной и нравной даже до богословіи, учащей вещей божественныхъ". Мъсто для новой Академіи отводилось въ монастыръ Заиконоспасскомъ въ Китай-городъ, и на содержание ез принисывалось нъсколько монастырей 2), и пустынь. Кромъ того, не возбранялось частнымъ благодътелямъ давать пожертвованія на пропитание и на одежду учениковъ. Начальникъ заведения долженъ быль называться "блюститель". Какъ блюститель, такъ и учители должны быть изъ православныхъ русскихъ или же грековъ, но греки допускались не иначе, какъ по свидътельству о своей непоколебимости въ православіи, подписанному вселенскими патріархами. Ученыхъ изъ Малороссіи и Литвы дозво-

<sup>4)</sup> До сихъ поръ еще вполив не доказано, что двиствительно Симеонъ былъ авторомъ этого проекта, твмъ болве, что проектъ былъ подписанъ Оедоромъ уже по смерти Симеона. Но въ доказательство, что проектъ этотъ былъ еще ранве составлень Симеономъ, можно привести то, что въ этомъ проектв есть цвликомъ мвста изъ Симеоновыхъ пропоевдей, заключающіяся въ его книгв "Вечеря Духовнан"; кромв того, въ проектв предполагается помвстить Академію въ Заиконоспасскомъ монастырв, гдв постояно жилъ Симеонъ (См. Ист. М. Ак. Смирнова, стр. 16). Во всякомъ случав, еслибы даже не Симеонъ писаль этотъ проектъ при его жизни (писать помимо его было некому, потому что ближе Симеона никто не былъ въ царю), то вліяніе Симеона на этотъ проектъ несомивно уже и потому, что онъ былъ учителемъ царя Оедора, наконецъ весь проектъ пропитанъ нетерпимостью, свойственною духу вападной церкви, а во вліяніи католичества современники не напрасно обвиняли Симеона.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Андреевскій (гді заводиль прежде училище Ртищевь), Даниловь, Строминскій, Пісножскій, Борисоглібскій и Медвідева пустынь со всіми крестьянскими и бобыльскими дворами и угодьями.

нялось допускать въ званіе блюстителя и учителей не иначе, какъ съ большою осторожностью, сдёлавши о нихъ строгое изслёдованіе, а отнюдь не дов'трять ихъ словеснымъ и письменнымъ удостовъреніямъ. Новообращенныхъ изъ другихъ въръ въ православную полагалось вовсе не допускать въ эти званія. Лица, вступавшія въ должности блюстителя и учителя, должны были приносить присягу въ томъ, что они неизменно пребудутъ въ православной въръ. Всъ, принадлежавшие къ Академии, какъ блюститель съ учителями, такъ и ученики, получали изъятіе отъ обычнаго для всёхъ суда въ приказахъ. Учениковъ во всёхъ дёлахъ, исключая уголовныхъ, судилъ блюститель съ учителями, и даже по уголовнымъ дёламъ нельзя было ихъ требовать въ приказъ безъ въдома блюстителя. Блюститель и учители во всехъ делахъ были судимы собственнымъ судомъ, въ присутствіи уполномоченных отъ царя и патріарха. Учители безъ разръшенія блюстителя и своихъ товарищей не могли переходить въ другую службу, а после долгой службы въ Академін они награждались особымъ жалованьемъ. Лучшимъ ученикамъ объщана по окончаніи курса отъ царя награда, а для поощренія объщано "неучившихся свободнымь ученіямь лицъ", кромъ только "благородныхъ дътей", не возводить въ значительныя должности. Затвиъ, кромв новозаводимаго училища въ Москвъ, никому не дозволялось, безъ въдома блюстителя и учителей, держать въ своихъ домахъ домашнихъ наставниковъ для обученія греческому, латинскому, польскому, и другимъ иностраннымъ языкамъ.

Учреждаемая Академія не была, однако, однимъ только учебнымъ заведеніемъ. По проекту, она долженствовала быть чемъто въ роде инквизиціи или тайной полиціи по религіозвымъ дёламъ. Блюстители и учители должны были наблюдать, чтобы не являлись "неправомудрствующіе" въ въръ, не заводили распрей и раздоровъ, а если такіе люди явятся, то доносить о нихъ царю. Царь съ совъта патріарха, по одному только свидътельству блюстителя и учителей, не принимая никакихъ "словесъ и разсужденій", об'ящаль судить обвиненныхь безь всякаго помилованія. Равнымъ образомъ, блюститель и учители наблюдали, чтобы никто не держаль у себя польскихъ и латинскихъ, лютерскихъ, кальвинскихъ, еретическихъ книгъ, а также волшебныхъ, чародъйныхъ, гадательныхъ и всэхъ вообще возбраняемыхъ церковью писаній. По доносу, сділанному блюстителемь и учителями, виновный подвергался сожженію безъ всяваго милосердія. Въ числъ возбраняемыхъ церковью ученій, особенно боялись такъ-называемой "естественной магіи". Блюститель и учители

должны были наблюдать, чтобы гдё-нибудь не проявились преподаватели этой науки, и, по ихъ доносу, такіе преподаватели, виъстъ со своими слушателями, предавались сожженію. Всъ переходящіе изъ другихъ въръ въ православную состояли подъ надзоромъ блюстителя съ учителями и записывались въ особыя книги. Стоило только донести на нихъ, что они не вполнъ хранять православную вёру и церковныя преданія—ихъ ссылали на Терекъ или въ Сибирь, а если бы оказывалось, что они держатся своей старой въры, изъ которой перешли въ православіе, то они осуждались на сожженіе. Равнымъ образомъ, чужеземцы, пришедшіе изъ другихъ государствъ, будучи прежде православной въры, за принятіе въ Россіи какой-нибудь другой въры, осуждались на сожжение. Если кто изъ русскихъ или чужеземцевъ произнесетъ какое-нибудь укоризненное слово противъ православной въры или церковныхъ преданій или, напр., сважеть что-нибудь противь призыванія святыхъ, поклоненія иконамъ, почитанія мощей, тотъ предавался суду блюстителя и учителей, и осуждался на сожжение. Наконець, всъ иностранцы иныхъ въръ, прівзжавшие въ Россію, такъназываемые тогда "ученые свободныхъ наукъ люди", состояли подъ надворомъ блюстителя и учителей Академіи, подвергались ихъ испытанію, получали отъ нихъ свидѣтельство на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалованье, достигать почестей; и если блюститель съ учителями находили ихъ негодными пребывать въ Россіи, то ихъ высылали за границу. Таковъ былъ проектъ перваго высшаго училища въ Московскомъ Государствѣ, такова была заря ученаго образованія, которое грозило худшимъ мракомъ, пъмпаратись перваго проектъ перваго высшаго училища въ Московскомъ Государствѣ, такова была заря ученаго образованія, которое грозило худшимъ мракомъ, пъмпаратись перваго проектъ перваго предаг чьмъ прежнее невъжество.

Симеонъ Петровскій-Ситіяновичъ скончался 25 августа 1680 года на пятьдесять второмъ году отъ рожденія и погребень въ Заиконоспасскомъ монастыръ. Если при жизни онъ пользовался царскою милостью и почетомъ, то вскоръ послъ смерти имя его подверглось гоненію. Вопросъ, касавшійся его личности и сочиненій, былъ вмъстъ вопросомъ о судьбъ и значеніи западнорусскихъ, преимущественно кіевскихъ ученыхъ въ Москвъ, а вмъстъ съ ними шло дъло и о принесенной ими съ собою наукъ. Какъ ни слабыми могутъ намъ теперь казаться ихъ научныя средства, но въ московской Руси и они произвели потрясеніе. Уже важно то, что богослужебная реформа была дъломъ, тъсно связаннымъ съ ихъ прибытіемъ; но не одна она возстановила противъ нихъ цълую массу народа, отнавшаго отъ церкви въ нъдрахъ православной церкви, при-

нявшей сдёланныя трудомъ этихъ пришельцевъ исправленія; многіе ихъ не любили. Ихъ знанія, ихъ ученость отзывались чёмъ то чуждымъ, не истинно православнымъ, и притомъ явное превосходство ихъ свёдёній задёвало гордость московскихъ внижныхъ людей; тайное нерасположение гнёздилось въ сердцъ многихъ, и самъ патріархъ Іоакимъ, жившій долго въ Кіевъ и вообще знавшій малороссійских ученых на ихъ родинв, относился къ нимъ недружелюбно. Въ Москвъ возникала такая мысль: ужъ если, по недостатку ученыхъ великоруссовъ, замёнять ихъ иноземцами, то лучше приглашать грековъ, чёмъ кіевлянъ. Безпрестанныя смуты и изміны и безъ того бросали въ глазахъ великоруссовъ дурную тънь на малороссіянъ вообще: ихъ привыкали считать народомъ двоедушнымъ, непостояннымъ и ненадежнымъ. Такой взглядъ невольно переносился и на прибывавшихъ въ Москву ученыхъ. При Алексъъ, а еще больше при Өедоръ они пользовались поддержкою царей, но послъ смерти Оедора они лишились ея, когда въ цервовныхъ дёлахъ сталъ ихъ недругъ Іоапимъ. Нуженъ былъ съ ихъ стороны какой-нибудь поводъ къ явному обличенію ихъ въ неправославіи, чтобы поднялась противъ нихъ буря.

У Симеона быль между учениками Семенъ Медведевъ, подъячій приказа тайныхъ дёль. Это быль человёкъ отъ природы способный и горячій. Жизнь съ книгами увлекала его. Онъ постригся въ монахи и по смерти Симеона Ситіяновича получиль важное въ то время мъсто въ Запконоспасскомъ монастыръ. Оно было особенно важно потому, что, какъ мы говорили, существовало уже предположение основать Академію и помъстить ее въ Заиконоспасскомъ монастыръ. Семенъ Медвъдевъ, получившій въ монашествъ имя Сильвестра, во всемъ върный своему учителю, подобно ему выказывался при дворъ своимъ умфньемъ стиходфиствовать. Когда царь Өедоръ женился на Аправсиной, Медвидевь явился съ брачнымъ привитствіемъ (напеч. 1682), а когда, скоро послів того, царь отошель въ въчность, Сильвестръ написалъ "Плачъ и утешение" — длинное стихосплетеніе, состоящее изъ многихъ "плачей" и многихъ соотвътствующихъ имъ утътеній. Началь прежде всего плакать сугубоглавый орель россійскій, за плачемь следуеть двенадцать стиховъ утёшенія орлу, затёмъ воинъ-тотъ воинъ, который начертанъ въ россійскомъ орлъ, излилъ двадцать стиховъ илача; за это воину следуеть шестнадцать стиховь утешенія; за воиномъ уже следуеть плачь царицы; ей огромное утешеніе въ сорокъ восемь виршей; за царицею заплакали царевны, но онъ плачутъ немного, имъ не каждой особо, а разомъ всемъ

одно длинное утёшеніе; затёмъ плачуть всё Россіи одна за другою, Великая, Малая, Бёлая, каждая плачеть особо и каждой особое свое утёшеніе.

Сильвестру очень хотёлось быть начальникомъ новой Академіи. Но патріархъ Іоакимъ, не терпівшій Симеона Ситіяновича, не долюбливаль и ученика его Сильвестра. Патріархъ уже отправиль Прокопія Возницына въ Турцію искать просвітителей россійскаго юношества между греками, боліє, по его мнінію, надежными, чімь были малоруссы и ихъ питомцы.

Въ Константинополъ въ 1683 году патріархъ Діонисій указалъ русскому посланцу на двухъ ученыхъ грековъ, братьевъ, воторые были, по убъжденію патріарха, способны положить основаніе школьному просв'єщенію въ Московскомъ Государствъ. Случайно повторялось древнее событіе IX въка: подобнымъ образомъ константинопольскій патріархъ указаль на двухъ братьевъ грековъ солунскихъ, способныхъ ввести между словянами крещеніе и съ нимъ вмёстё книжную грамотность. Братья, на которыхъ указалъ тогда патріархъ Діонисій, назывались Лихудами. Если върить показаніямь ихъ самихь, они происходили изъ очень древняго, знатнаго рода: предокъ ихъ, по имени Константинъ, въ XI въкъ быль зятемъ императора Константина Мономаха; тесть хотель сделать его даже своимъ преемникомъ. Но тогда счастливъе повезло Комненамъ, чвить Лихудамъ. Лихуды, не получивши престола, продолжали быть знатнымъ родомъ Византійской имперіи. Въ 1453 году, Лихуды, не желая подчиняться невърнымъ завоевателямъ, ушли и поселились въ Кефалоніи. На этомъ-то островъ родились и упомянутые два брата: старшій (род. въ 1633 г.) назывался Іоаннъ, второй (девятнадцатью годами моложе брата) — Спиридонъ. По обычаю, которому тогда следовали многіе богатые греви, Лихуды послъ перваго образованія, полученнаго на родинъ отъ священника, учились въ Венеціи, потомъ въ Падуъ, и пробыли долго въ Италіи. Іоаннъ, по возвращеніи на родину, быль посвящень въ сань іерейскій; Спиридонь почувствоваль наклонность къ монашеской жизни и постригся подъ именемъ Софронія. За нимъ вскоръ овдовьть старшій брать его, и также постригся подъ именемъ Іоанникія, оставивши міру двухъ сыновей:

Старшій брать получиль важное місто начальника школь вы двухь городахь, меньшой вы одномь. Если вірить имь, они уже иміли важную власть и значеніе. Въ 1683 году они отправились вы Константинополь, какъ видно, показать передъ патріархомъ свои знанія. Патріархъ заставляль ихъ го-

ворить поученія. Въ это-то время онъ представиль ихъ рус-

скому посланцу,

Въ іюль 1683 года они отправились въ Россію; они были на пути задержаны въ Польше. Король Янъ Собескій приняль ихъ отлично, но језунты, смекнувши, что эти греки готовятся быть водворителями книжнаго высшаго воспитанія въ той Московіи, куда сами іезуиты такъ напрасно хотели пробраться подъ твмъ же предлогомъ, упросили короля задержать Лихудовъ подъ какими-нибудь благовидными предлогами. Кажется, іезуитамъ хотблось попытаться склонить ученыхъ грековъ на свою сторону. Король возилъ Лихудовъ съ собой въ походъ противъ турокъ и заставлялъ ихъ вести диспуты съ језуптами. Когда, наконецъ, братьямъ Лихудамъ надобло это праздное препровождение времени, они тайно ушли изъ Польши, добрались до Кіева, огтуда прибыли въ гетману Самойловичу и, при содъйствіи послэдняго, благополучно явились въ Москву 6 марта 1685 года. Прівздъ этихъ ученыхъ иноземдевъ быль не по сердцу Сильвестру Медвъдеву. Въ концъ того же года онъ подаль царевнъ Софіи тоть самый составленный, какъ думають, Симеономъ при Өедорь Алексвевичъ проектъ или привилегію на основаніе Академіи, о содержаніи котораго мы говорили выше. Надежды Сильвестра не сбывались. Софія была благосклонна къ Сильвестру; но глава духовенства не промъняль бы Лихудовь на десятокъ учениковъ Ситіяновича. Лихудовъ пом'єстили въ Богоявленскій монастырь. Тамъ Лихуды тотчасъ открыли школу, имъ дали учениковъ; вследъ затемъ на деньги дев тысячи рублей, пожертвованныя однимъ грекомъ Мелетіемъ, начали строить большое зданіе для Академіи въ Запконоспасскомъ монастырі; могучій тогда любимець царевны Софіи, Василій Голицынь, даваль на это дёло пожертвованія. Въ 1686 году, по окончаніи постройки зданія, Лихуды перешли въ Заиконоспасскій монастырь. Такъ открылась московская духовная Академія, названная греко-латино-славянскою. Кром' прежнихъ учениковъ, которые поступили въ Лихудамъ съ самаго ихъ прівзда, въ Академію были переведены всѣ ученики прежней типографской школы и, сверхъ того, по царскому повеленію, поручено Лихудамъ учить "до сорока дётей знатныхъ родовъ, а затёмъ немало изъ дётей всякихъ чиновъ" поступало къ нимъ. Большихъ усивховъ можно било на будущее время ожидать отъ преподаванія новоприбывшихъ наставниковъ: ученикк чрезвычайно скоро научались объясняться по-гречески и полатыни.

Теперь уже кіевляне и ихъ ученики должны были ожидать, что ученые греки не только подорвуть ихъ въсъ и значение въ Москвв, но и постараются представить неправославнымъ ихъ воспитаніе, опиравшееся болье на латинскихъ книгахъ, чъмъ на греческихъ. Уже одинъ изъ западно-русскихъ пришельцевъ, Бя-лободскій, написавшій сочиненіе о безразличіи церквей, въ при-сутствіи обоихъ царей, Ивана и Петра, держалъ диспутъ съ Ли-худами, и потерпълъ пораженіе. Вслъдъ затъмъ Сильвестръ Медвъдевъ, ненавидъвшій пріъзжихъ грековъ за то, что ему черезъ нихъ не удалось быть начальникомъ Академіи, вздумаль обвинить Лихудовъ въ неправославіи. Были у Сильвестра друзья и сообщики и между ними окольничій Шакловитый, находившійся въ милости у царевны Софіи. Медвъдевъ написалъ книгу, подъ названіемъ "Манна"; въ ней доказывалось, что въ таинствѣ евхаристіи хлѣбъ и вино претворяются въ тѣло и кровь въ моментъ произнесенія священникомъ словъ Христа: "пріимите и ядите..." Лихуды отвъчали на это сочиненіе опроверженіемъ, которое названо "Акосъ или врачеваніе, противополагаемое ядовитымъ угрызеніямъ зміевымъ". Въ этомъ сочиненіи, написанномъ съ большою ученостью, Лихуды доказывали, что, по ученію право-славной церкви, одного произнесенія Христовыхъ словъ недостаточно для такого великаго дёйствія и св. Дары прелагаются въ моментъ послёдующаго затёмъ призыванія св. Духа и произнесенія словъ: "преложи я Духомъ Твоимъ Святымъ". Послё этихъ двухъ сочиненій открылась жаркая полемика по поводу вышеозначеннаго вопроса. Медвёдевъ и его сторонники пустили вышеозначеннаго вопроса. Медвъдевъ и его сторонники пустили въ ходъ сочиненіе кіевскаго игумена Оеодосія Сафоновича: "Выкладъ о церкви святой", и отъ себя написали "Тетрадь на Іоанникія и Софронія Лихудовъ", а монахъ Евенмій, бывшій ученикъ Славинецкаго, приставшій къ Лихудамъ, разразился противъ Медвъдева ругательнымъ сочиненіемъ подъ названіемъ "Неистовное Бреханіе". Затъмъ Лихуды написали "Мечецъ Духовный", сочиненіе, въ которомъ изложили въ формъ діалоговъ свой споръ, происходившій во Львовъ съ іезуитомъ Руткою, о всъхъ различіяхъ между православною и римско-католическою перквами. Толки о времени пресуществленія изъ монашескихъ церквами. Толки о времени пресуществленія изъ монашескихъ келій перешли въ мірскіе домы и даже на улицу. Люди, мало понимавшіе суть богословскихъ тонкостей, увлекались этимъ вопросомъ; торгаши, ремесленники и даже женщины стали спорить о времени пресуществленія. Церкви грозиль новый расколь. Патріархъ Іоакимъ принялъ сторону Лихудовъ. Нужно было заставить малороссійскихъ духовныхъ заявить съ своей стороны голосъ въ пользу Лихудовъ. Іоакимъ отнесся съ этимъ къ кіевскому митрополиту Гедеону и къ Лазарю Барановичу. Малороссійскіе архіереи были этимъ вопросомъ поставлены въ весьма неловкое положеніе: въ кіевской коллегіи давно уже учили о пресуществленіи такъ, какъ писалъ Медвёдевъ; въ "Ливосв" Петра Могилы изложено то же ученіе. Гедеонъ и Лазарь сперва было уклонялись отъ прямого отвёта, но патріархъ пригрозилъ имъ соборомъ и приговоромъ четырехъ прочихъ вселенскихъ патріарховъ. Тогда оба архипастыря дали отвётъ въ смыслё ученія, проповёдуемаго Лихудами.

Заручившись такимъ заявленіемъ, патріархъ Іоакимъ созваль соборъ. Въ это время началось діло Шакловитаго, повлекшее за собою паденіе Софіи. Медвідевь также запутань въ это
діло. Онъ біжаль съ наміреніемъ укрыться въ Польші, но быль
схваченъ на пути, привезенъ въ Москву, принесъ передъ соборомъ покаяніе и, отрекшись отъ своихъ майній, самъ переименоваль свою книгу вмісто "Манна"— "Обмана". Въ январіз
1690 года Медвідева сослали въ Троицкій монастырь, но черезъ
годъ, по доносу одного изъ соучастниковъ казненваго уже Шакловитаго, онъ обвиненъ былъ въ соумышленіи съ Шакловитымъ
и, послів страшныхъ нытокъ огнемъ, обезглавленъ 11 февраля
1691 года.

Патріархъ Іоакимъ, осудивши Медвъдева и кіевское ученіе о пресуществленіи, велёдъ составить отъ своего имени внигу, подъ названіемъ "Остенъ". Книга эта написана Евоиміемъ. Въ ней изложена вся исторія происходившаго спора. Въ добавленіе къ ней патріархъ іерусалимскій Досивей прислаль собраніе свидівтельствъ, доказывающихъ справедливость ученія Лихудовъ. Кіевская партія потерпела жестокое пораженіе. Московскій соборъ призналъ неправославными не только сочинение Медвъдева, но и писанія Симеона Полопнаго, Галятовскаго, Радивиловскаго, Барановича, Транквилліона, Петра Могилы и др. О Требникѣ Петра Могилы сказано, что эта книга преисполнена латинскаго зломудреннаго ученія и вообще о всёхъ сочиненіяхъ малорусскихъ ученыхъ замъчено, "что ихъ книги новотворенныя и сами съ собою не согласуются, и хотя многія изъ нихъ названы сладостными именами, но всё, даже и лучнія, заключають въ себё душетлительную отраву латинскаго зломудрія и новшества". Въ Москвъ утвердилось было мнъніе, что приходящіе изъ Малороссіи и Бѣлоруссіи ученые заражены латинскою ересью, что, путешествуя за границею и довершая тамъ свое образованіе, они усвоивають иноземныя понятія и обычаи, что не следуеть слушать ихъ и вздить къ нимъ учиться. Говорили, что "вместо благословеннаго еллино-словянскаго ученія, они преподають латинское ученіе, отъ котораго ничего добраго нельзя надъяться, кромъ противности и рати на святую церковь. Въ давнія времена въ Малороссіи процвътало восточное благочестіе, какъ и у насъ великороссіянъ, оно благодатію Божією, яко солнце, сіяетъ, а когда вошли туда злохитрые ісзуиты и принесли туда ученіе латинское, что сталось? Куда дъвались тамошніе князья великіе, православные: Острожскіе, Чарторійскіе, Четвертинскіе и иные".

Черезъ нѣсколько времени сила Лихудовъ поколебалась. Патріархъ іерусалимскій, Досией, прежде благоволившій къ нимъ, не получивши отъ нихъ требуемой суммы въ пользу Гроба Господня, въ 1693 году написалъ къ обоимъ царямъ и къ патріарху Адріану, заступившему мѣсто умершаго Іоакима, что Лихуды—обманщики, тайные латинники, что они, получивши отъ патріарха благословеніе на обученіе греческому языку, учатъ латинскому и, вмѣсто богословскихъ наукъ, "забавляются" физикою и философіею; доносилъ на нихъ, что они фальшиво называютъ себя князьями, что на самомъ дѣлѣ они люди незнатнаго происхожденія, убогіе, ремесленные и пр. Справедливость патріаршаго донесенія поддерживали проживавшіе тогда въ Москвѣ греки, завидовавшіе Лихудамъ. По этимъ навѣтамъ Лихуды, въ 1694 году, были удалены отъ завѣдыванія Академіей и отъ преподаванія.

Вмѣсто нихъ стали управлять Академіею двое изъ ихъ учениковъ 1), а въ 1699 году назначенъ былъ первый "ректоръ" Академіи Палладій Роговскій. Лихуды оставались нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ и учили латинскому и итальянскому языкамъ. Царь Петръ нашелъ, что они могутъ быть ему полезными, назначилъ имъ жалованье, и приказывалъ родителямъ отдавать Лихудамъ дѣтей для обученія итальянскому языку, но греки не оставили ихъ въ покоѣ: они вооружили противъ пихъ патріарха Адріана и обвиняли ихъ уже въ политическихъ преступленіяхъ. Адріанъ донесъ царю, что Лихуды пересылаютъ въ Константинополь свѣдѣнія о Московскомъ Государствѣ. Враги Лихудовъ добились-таки, что, въ 1701 году, они были удалены въ Ипатіевскій костромской монастырь.

Удаленіе Лихудовъ изъ Академіи ободрило кіевскую партію. Въ числѣ переселившихся въ Москву малоруссовъ, былъ нѣкто Гавріилъ Домецкій. Онъ былъ архимандритомъ Симонова монастыря и составилъ для своей обители уставъ, подъ названіемъ "Киновіонъ, или изображеніе иноческаго житія". Уставъ этотъ

<sup>1)</sup> Николай Семеновъ и Осдоръ Поликарновъ.

соблазняль строгихь великорусскихь ревнителей древняго аскетизма. Въ этомъ уставъ монахамъ вмънялись въ обязанность опрятность и чистота; больными и недужными монахамь позволялось вкушать какую угодно пищу, хотя бы даже и въ постъ, потому что для нездороваго человъка не должно быть поста, да и самый пость, по уставу Домецкаго, должень состоять болье въ количествь, чымь въ качествы принимаемой пищи и питья, а потому братіи подавалось вино, пиво, медъ, только пекръпкіе и въ умъренномъ количествъ. Трапеза братіи полагалась здоровая и вкусная; признавались необходимымъ даже для иноковъ развлеченія, только приличныя и не безправственныя. Такая снисходительность не мёшала Домецкому вооружаться противъ пьянства, о чемъ отъ него осталась даже проповёдь. "Что это за монашество, -- говорили про этотъ уставъ великороссіяне, — когда въ монастыръ ставять ушаты пивомъ и медомъ, а монахи между собою въ шахарду играютъ. Латинскія штуки! Польскій законъ!"

На соборъ, поразившемъ анавемою Медвъдева, во время общаго гоневія на кіевлянъ, Домецкій лишился званія архимандрита, но въ 1694 году новгородскій митрополить Іовъ пригласиль его въ Новгородъ, и даль въ управление Юрьевский мона стырь. Тогда Домецкій попытался выступить на защиту своихъ земляковъ и написалъ опровержение противъ книги "Остенъ". "Можно ли давать такое название книгв, -- выражался онъ:--Остепъ значить коль прободающій, какъ будто церковь можеть такъ сурово поступать! Неприлично обращаться къ архіереямъ невъдомо отъ кого и говорить словно къ малымъ дътямъ: бей! коли! Несправедливъ "Остенъ" къ ученымъ кіевскимъ: они первые и лучшіе защитники православной церкви. Патріархъ Никонъ хорошо сознаваль это, когда вызываль ихъ изъ Кіева, и все дёлаль при ихъ помощи". Затемъ Домецкій снова доказываль, что латинская церковь всегда была согласна съ греческою по вопросу о пресуществлении и подтверждаль свою мысль свидътельствомъ многихъ отдовъ церкви, особенно Златоуста.

Противъ Домецкаго поднялся инокъ Дамаскинъ, землякъ и давній пріятель митрополита Іова; онъ нападаль на кіевскихъ ученыхъ вообще. "Почему можно познать кіевлянина?—говорить онъ.—Потому, что слышимъ отъ него хулу на четырепрестольныхъ патріарховъ, на греческіе монастыри и на всёхъ грековъ; опъ читаетъ польскія и литовскія книги, и подражаетъ обычаямъ и правамъ, которые, по нашему разумѣнію, не восточной части... Онъ Кіевъ паче мѣры хвалитъ, а въ Великой Россіи "книгъ не ска-

вываеть" (т.-е. не признаеть, чтобъ быди книги), ученія греческаго не любить, а латинское принимаеть; самь собою какь сатана стоять хочеть". Обращая річь кь малорусскимь ученымь, онь говорить: "вы, новые мудрецы, выучите по латини b, c, d или немного поболье этого, да и величаетесь; другихь унижаете, всякій сань и архіерейскій, и священническій ни во что вміняете, людей искусныхь вь св. писаніи обзываете неуками и невіждами. Мы уважаемь свободныя науки, но пусть оні передаются намь такими людьми, которые со страхомъ слушають и исполняють божественныя повелінія, а кто въ безстрашіи пребываеть и вь сластяхь, тому схоластическія науки не только не приносять пользы, но вредны. У такого помысель свиріштеть, обращается на то, что свыше міры; такой схоластикь скоріве, чімь всякій неученый, сділается пакостникомь церковнымь и ересеизобрітателемь".

Но этимъ не ограничился Дамаскинъ: онъ писалъ Іову послапіе за посланіемъ, убъждаль прогнать Домецкаго, пе знаться съ малоруссами. "Призови, -- говориль онъ, -- лучше людей греческаго воспитанія, изволь поискать онаго красносод'вланнаго монастырскаго благочинія, которое нын' обр' тается на Авонской горъ, а не въ польскихъ, литовскихъ и малороссійскихъ странахъ; віевляне все древнее благочестіе измѣнили, перешли отъ смиреннаго на гордое, отъ скромнаго на пышное; и въ одеждахъ, и въ поступкахъ, и въ правахъ -- все у нихъ латиноподобно. Если хочешь насладиться божественными внигами, вызови греческихъ переводителей и писцовъ и увидишь чудо преславное, а въ этихъ латинпивахъ намъ нътъ никакой нужды. Можно, очень можно, обойтись безъ віевлянъ: не Богъ посылаеть ихъ на насъ, а сатана на прельщение... " Навъты Дамаскина, наконецъ, подъйствовали: Говъ удалилъ Домецкаго. Домецкій убхаль въ Кіевъ, гдф оставался до смерти.

Но віевской наукѣ этимъ не быль нанесень ударъ. Дамаскинь могь вытѣснить Домецваго изъ Новгорода, а между тѣмъ, въ Москвѣ, съ наступленіемъ XVIII вѣка, окончательно восторжествовали віевляне. Малоруссъ Стефанъ Яворсвій назначенный мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола послѣ умершаго Адріана, внушиль царю Петру, что віевскіе ученые могуть быть всего полезнѣе для руссваго просвѣщенія, и царь, задавшись мыслью пересадить въ Россію западное просвѣщеніе, увидѣлъ въ малорусскихъ духовныхъ превосходное орудіе для своихъ цѣлей; съ тѣхъ поръ малоруссы заняли мѣста преподавателей въ московской Академіи; преподаваніе шло по

кіевскому образцу; даже большинство учениковъ въ Москвѣ было изъ малороссіянъ <sup>1</sup>); наконецъ, на всѣ важнѣйшія духовныя мѣста возводимы были малороссіяне. Такъ не безплоднымъ осталось для русскаго просвѣщенія перенесеніе кіевской образованности въ Москву въ половинѣ XVII вѣка <sup>2</sup>).

<sup>4)</sup> Напр., въ 1764 году въ классе философіи изъ 34 учениковъ только было три великороссіянина.

<sup>2)</sup> Лихуды въ 1706 году, прибывши въ Новгородъ, замѣнили Домецкаго для митрополита Іова и завели, по его повелѣнію, два училища: одно—греко-латинское, другое — словянское для дѣтей всѣхъ званій и, кромѣ того четырнадцать такъ-наз. грамматическихъ школъ въ уѣздахъ новгородской епархіи. Въ 1709 году Софроній поступилъ на должность префекта московской духовной Академіи. Іоанникій проживалъ въ Новгородѣ до 1716 года, когда умеръ митрополитъ Іовъ; затѣмъ онъ перешелъ въ Москву и въ слѣдующемъ году скончался. Въ 1722 году Софроній былъ назначенъ архимандритомъ въ Рязань и прожилъ тамъ до своей смерти, случившейся въ 1730 году. У Іоанникія осталось двое смновей, за которыми признано княл:еское достоинство.

## XI.

## юрій крижаничъ.

Въ то время, когда кіевскіе монахи приносили съ собою въ Москву свою ислючительно церковную ученость, съ узкими схоластическими взглядами и отжившими свое время предразсудками, въ области умственнаго труда въ Россіи явился человък съ свътлою головою, превосходившій современниковъ широтою взгляда, основательностью образованія и многосторонними сведеніями. Это быль Юрій Крижаничь. Онь быль родомъ хорватъ, происходиль изъ старинной, но объднъвшей фамиліи, родился въ 1617 году отъ Гаспара Крижанича, небогатаго землевладёльца. Лишившись отца на шестнадцатомъ году возраста,, Юрій сталь приготовлять себя въ духовному званію. Онъ учился сначала на родинь, въ Загребь, потомъ въ Вънской семинаріи, а вслъдъ затъмъ перешелъ въ Болонію, гдъ занимался, кромъ богословскихъ наукъ, юридическими. Владвя въ совершенствв, кромв своего родного языка, нвмецвимъ, латинскимъ и итальянскимъ, онъ, въ 1640 году поселился въ Римъ и вступиль въ греческій коллегіумъ св. Анастасія, спеціально учрежденный папами для распространенія Уніи между последователями греческой вёры. Въ это время Крижаничъ быль посвящень въ санъ загребскаго каноника. Онъ изучилъ тогда греческій языкъ, пріобрёлъ большія свёдёнія въ византійской литератур'в и сділался горячимь сторонникомь уніи. Его цёлью было собрать всё важнёйшія сочиненія такъ-называемыхъ схизматиковъ, т.-е. писавшихъ противъ догматовъ папизма. Плодомъ этого было нъсколько сочиненій на латинскомъ языкъ, а въ особенности "Всеобщая библіотека схизмати-

ковъ". Это предпріятіе повело его къ ознакомленію съ русскимъ языкомъ, такъ какъ ему нужно было знать и сочиненія, писацныя по-русски противъ Уніи. Оставивши коллегіумъ, Юрій былъ привязань къ Риму до 1656 года, состоя членомъ иллирскаго общества св. Іеронима. Въ этотъ періодъ времени онъ, однако, не оставался постоянно въ Римъ, быль и въ другихъ мъстахъ Европы и, между прочимъ, въ Константинополь, гдъ еще основательнее познакомился съ греческою письменностью. Пребываніе его въ Константинополь оставило въ немъ самое враждебное чувство къ тогдашнимъ грекамъ, въ особенности за ихъ невѣжество, высокомъріе и дживость. При всъхъ своихъ ученыхъ работахъ Крижаничъ постоянно оставался словяниномъ, любиль горячо свой народь, и самымь вопросомь объ Уніи, занимавшимъ его спеціально, интересовался главнымъ образомъ по отношенію къ своему отечеству. Изучая долгое время исторію церкви и много думая надъ нею, онъ пришель, наконець, ко взглядамъ, которые по своей высотъ расходились съ узвими воззрвніями какъ сторонниковъ римской пропаганды, такъ и ихъ противниковъ. Его любовь къ словянству не могла помиряться съ тъмъ печальнымъ положениемъ словянскаго илемени, какое оно занимало въ исторіи европейской образованности. Церковныя распри раздёляли словянъ; откуда бы ни исходили причины разъединенія церквей, онъ одинаково были гибельны для словянства, онъ были чужды ему. Крижаничъ уразумьль, что выковой споры между восточной и западной церковью истекаеть не изъ самой редиги, а изъ мірскихъ политическихъ причинъ, изъ соперничества двухъ древнихъ народовъ-грековъ и римлянъ за земную власть, за титулы; римскій напа хотіль властвовать надъ церковью по преданію о Римской имперіи, которая уже исчезла и нигогда не могла быть возстановлена, по мижнію Крижанича: "Пусть, -говорилъ онъ, — австрійскіе государи называются римскими императорами, могутъ носить это имя, но это будеть суета и обманъ; того, что разорено, нельзя уже поставить на ноги". Съ другой стороны и греки стали противъ Рима за свою земную власть. И въ Царьградъ, новомъ Римъ, царство ихъ погибло. Такимъ образомъ вопросъ о разделени церквей есть исключительно вопросъ грековъ и римлянъ, а къ словянамъ не долженъ относиться. Нечего имъ мътаться въ чужую распрю. Пусть себъ выдумываютъ церковное главенство и въ Римъ, и въ Царьградъ, пусть патріархъ съ папою спорять за первенство, словане не должны изъ-за нихъ чинить раздора между собою, и защищать чужія привилегіи, чужую верховную власть, а должны

знать единое царство духовное, единую церковь, не имъющую рубежей, распространенную во всемъ свътъ. Крижаничъ пришель къ убъжденію, что весь словянскій міръ долженъ сдѣлаться единымъ обществомъ, единымъ народомъ. При такомъ взглядь онъ естественно сосредоточиль внимание на Россіи, какъ на самой обширной странъ, населенной словянскимъ племенемъ. Не знаемъ, по какой причинъ Крижаничъ былъ въ Вънъ въ 1658 году. Въ это время туда прівхаль московскій посланникъ Яковъ Лихаревъ съ товарищами. Русскіе послы, какъ и прежде бывало, набирали иноземцевъ, желавшихъ поступить на царскую службу, объщая имъ царское жалованье, "какого у нихъ и на умъ нътъ". Къ нимъ въ гостинницу "Золотого Быка", гдъ они остановились, явился Юрій Крижаничь съ предложеніемъ своей службы царю. Первое впечатлвніе, какое на него произвели русскіе, было тяжелое; онъ самъ послъ сознавался, что его возмутило нерящество и зловоніе пом'єщенія русских пословъ. Т'ємь не мен'є, однако, мысль служить всесловянскому дёлу преодолёла въ немъ все, и онъ, человёкъ ученый и образованный, отправился искать отечества въ землъ, считаемой на Западъ варварскою и дикою.

Следуя изъ Вены въ Москву, Крижаничь въ первыхъ месяцахъ 1659 года, проезжая черезъ Малороссію и уже приближаясь къ границамъ Великой Руси, наткнулся на войско царское, шедшее противъ Выговскаго. Крижаничъ повернулъ назадъ и пробылъ въ Малороссіи до октября, проживая въ Нежине у Василія Золотаренка, бывшаго тогда нежинскимъ полковникомъ. Вероятно, онъ посещалъ и другія места, какъ можно видеть изъ того, что онъ познакомился съ тамошними учеными, наблюдалъ состояніе страны и народа, замечалъ безпорядки и пороки тамошняго общества и коснулся тогдашнихъ событій 1.

Наконецъ, Крижаничъ прибылъ въ Москву, къ единому словянскому государю; но недолго пришлось, однако, ученому мужу въ словянской странѣ трудиться для своей любимой идеи всесловянства. Его возгрѣнія на единую, независимую отъ земныхъ споровъ церковь Христову, столько же были ложны съ точки зрѣнія защитниковъ обряднаго православія, какъ и латинствующаго католичества.

<sup>4)</sup> Существують два сочиненія Крижанича, относящіяся до Малороссіи: одно-"Путно описаніе", описаніе путн отъ Львова до Москви; другое—"Бесёда съ черкасомъ въ особі черкаса". Въ посліднемъ сочиненіи, отъ имени малорусса, онъ увіщеваеть жителей Малороссіи оставаться въ вірности царю и не входить въ союзь съ поляками.

20-го января 1661 года Крижанича сослали въ Тобольскъ. Причины и подробности этого событія намъ неизвъстны. Изъ намековъ, встречаемыхъ въ его сочиненіяхъ, можно догадываться, что онъ открыто признавалъ себя принадлежавшимъ въ одно и то же время и римско-католической, и греческой церкви, готовъ быль причащаться и въ русскомъ храмъ, но не хотъль принимать вторичнаго крещенія, а по московскимъ понятіямъ того времени, всякій, принимающій православіе, должень быль вторично вреститься. Впрочемъ, это только быль одинь изъ мпогихъ поводовъ, не дававшихъ ему поладить съ Москвою. Указъ о ссылкв его выдань быль изъ приказа лифляндскихъ двлъ, которымъ тогда завъдываль Нащокинъ. Быть можетъ, его почемунибудь заподозрѣвали въ недоброжелательствъ къ Россіи по поводу тогдашнихъ шведскихъ и польскихъ дёлъ. Во всякомъ случав несомненно, что его удалили не за какую-нибудь вину, а по подозрвнію. Ссылка его была благовидно обставлена. Онъ отправлень въ Тобольскъ не въ качествъ опальнаго, а съ тъмъ, чтобъ быть у государевыхъ дёлъ, у какихъ пристойно. Ему ноложили жалованья семь рублей съ полтиною въ мъсяцъ. Крижаничь пробыль въ ссылкв тестнадцать лътъ, не терялъ присутствія духа и написаль тамь самыя замічательныя свои сочиненія. По смерти царя Алексвя Михайловича, 5-го марта 1676 года, Крижаничъ, получивши царское прощеніе, возвратился въ Москву. Дальнейшая судьба его неизвестна.

Не всѣ сочиненія этого замѣчательнаго человѣка являлись въ печати и не всѣ извѣстны ученымъ по рукописямъ. Крижаничъ, между прочимъ, оставилъ послѣ себя граммативу подъ названіемъ: "Грамматично изказаніе". Эта грамматика, по его мивнію, русскаго или словянскаго языка, но это скорве какойто особый имъ созданный всесловянскій языкъ. Онъ называеть его "русскимъ" потому, что Русь есть корень всего словянства. "Всёмъ единоплеменнымъ народамъ глава-народъ русскій и русское имя, потому что всё словяне вышли изъ русской земли, двинулись въ державу Римской имперів, основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другіе изъ той же русской земли двинулись на западъ и основали государства ляшское и моравское или чешское. Тѣ, которые воевали съ греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у грековъ стало извъстнъе, чъмъ имя русское, а отъ грековъ и наши л'втописцы вообразили, будто нашему народу начало идетъ отъ словинцевъ, будто и русскіе, и ляхи, и чехи произошли отъ нихъ. Это неправда, русскій народъ испоконъ віка живетъ въ своей родинъ, а остальные, вышедшіе изъ Руси, появились,

какъ гости, въ странахъ, гдъ до сихъ поръ пребываютъ. Поэтому, когда мы хотимъ называть себя общимъ именемъ, то не должны называть себя новымъ словянскимъ, а стародавнимъ и кореннымъ русскимъ именемъ. Не русская отрасль плодъ словенской, а словенская, чешская, ляшская отрасль - отродки русскаго языка. Наппаче тоть языкь, которымь пишемь книги, не можеть поистинъ называться словенскимъ, но долженъ называться рускимь или древнимь кийжнымь языкомь. Эготь книжный языкъ болбе подобень нынбышему общенародному русскому языку, чёмъ какому-нибудь другому словянскому. У болгаровъ нечего запиствовать, потому что тамъ языкъ до того потерянъ, что едва остаются отъ него следы; у поляковъ половипа словъ заимствована изъ чужихъ языковъ; чешскій языкъ чище ляшскаго, но также немало испорчень; сербы и хорваты способны говорить на своемъ языкъ только о домашнихъ дълахъ, и вто-то написаль, что они говорять на всехъ язывахъ и никакъ не гонорятъ. Одно ръчение у нихъ русское, другое венгерское, третье нъмецкое, четвертое турецкое, пятое греческое или валашское или альбанское; только между горами, гдъ нътъ проъзда для торговцевъ и инородныхъ людей, уцълъла чистота первобытнаго языка, какъ я помню изъ моего дътства". Книжный языкъ западной Руси Крижаничъ считаетъ страшно испорченнымъ, какъ по причинъ множества чужихъ словъ, такъ и по заимствованію оборотовъ, чуждыхъ духу слованской ръчи. Я не могу читать кі-вскихъ книгъ, -- говоритъ онъ, -- безъ омерзенія и тошноты. Только въ Великой Руси сохранилась рычь, пригодная и свойственная нашему языку, какой нъть ни у хорватовъ и ни у кого другого изъ словянъ. Это оттого, что на Руси всъ бумаги государственныя, приказныя, законодательныя и касающіяся народнаго устроенія писались своим в домашнимъ языкомъ. Только тамъ, гдв есть государственное дело и народное законодательство на своемъ языкъ, только тамъ языкъ можетъ быть обильнымъ и день-ото-дня устроиваться". Но съ русскимъ языкомъ Крижаничъ хочетъ слить сербско-хорватское наръчіе, и такимъ образомъ составить новый книжный словянскій языкъ-мысль, чрезвычайно смілая и естественно невозможная для одного лица. Самъ Крижаничъ совнаеть это. "Не можеть, -- говорить онь, -- одинь человыть всего внагь безъ испытанія и совёта иныхъ, какъ миё грёшному случилось работать надъ этимъ дёломъ. Живя въ отлучение отъ человъческаго общества и совъта, я не могь и не могу составить такой книги, въ которой по алфавитному порядку были бы разставлены и истолеованы всё слова. Что касается до этой

граммативи, то пусть послёдующіе трудолюбцы обличать, прибавять и исправять то, что я пропустиль и въ чемъ ошибся"...

Несмотря на всё недостатки этой грамматики, опытный филологь словянских нарёчій, О. М. Бодянскій, замёчаеть, что Крижаничь, котораго онь называеть отцомъ сравнительной словянской филологіи, "строго и систематически-стройно провель свою основную идею, сдёлаль много остроумныхь, глубоко-вёрныхь и поразительныхъ замёчаній о словянскомъ языкё и о разныхъ нарёчіяхъ; первый подмётиль такія правила и особенности, которыя только въ новёйшее время обнародовали лучшіе европейскіе и словянскіе филологи, опираясь на всё пособія и богатства научныхъ средствъ".

Самый важный паматникъ литературной дъятельности Крижанича—его политическія думы, такъ-называемые "Разговоры о владътельствь". Это —сборникъ замъчаній и размышленій о всевозможньйшихъ предметахъ общественной жизни, государственнаго устройства, безопасности страны, благосостоянія и воснитанія народа. Авторъ обличаетъ недостатки и пороки, встрьчаемые въ Россіи, приводитъ для сравненія то, что видъль онъ у другихъ народовъ или вычиталь о нихъ въ енигахъ, и подаетъ совъты относительно разныхъ улучшеній, по его мнѣнію, пригодныхъ для Россіи. Сочиненіе это написано языкомъ изобрѣтеннымъ, составляющимъ смѣсь словяно-церьсовнаго, русскаго и сербскаго съ примѣсью другихъ словянскихъ нарѣчій; часть его изложена по-латыни. Авторъ иногда принимается за форму діалога между лицами, которыхъ онъ назваль Борнеомъ и Хервоемъ.

Сперва авторъ разсуждаетъ о главныхъ экономическихъ сторонахъ жизни—о торговът, о ремеслахъ, о земледъліи и ископаемыхъ богатствахъ.

Крижаничь полагаеть, что Россія— страна, небогатая средствами для торговли: ея природа свудна и географическое положеніе не представляеть удобствь. Всего болье препятствуеть торговль неспособность русскихь и вообще словянь къ торговымь занятіямь, и поэтому они всегда проигрывають въ торговыхь сношеніяхь съ иностранцами; къ тому же русскіе купцы не знають ариеметики. Лучшее средство поднять торговлю—захватить оптовую торговлю съ иноземцами въ царскія руки, однако такь, чтобь это служило не отягощеніемь для народа, а, напротивь, облегченіемъ. Казна должна быть только посредницею между русскими и иностранцами. Казна не должна вмъшиваться во внутреннюю торговлю. Казна будеть покупать у русскихъ товары, стараясь платить за нихъ

подороже и сбывать иноземцамь, а получаемые отъ послъднихъ товары сбывать русскимъ съ наименьшею прибылью. Не следуеть допускать монополій (самотерства), исключая разве тавого случая, котда откупщикъ взялся бы продать товаръ де-шевле ходячей цёны. Не должно допускать иноземцевъ къ торговав внутри страны, дозволять имъ держать лавки или склады, иметь въ Москве наместниковь, ходатаевь или консуловъ... "Если бы нъмцевъ на Руси не было, - говоритъ пашъ мыслитель, - торговля этого царства была бы въ лучшемъ положенів. Німцы настоящая саранча, скницы, пагубная зараза вемли". Предлагая нѣсколько средствъ для улучшенія торговли, Крижаничъ считаетъ полезнымъ, чтобы правительство не дозволяло никому открывать лавки съ товарами, пока не выучатся письму и счету. Въ отдълъ о ремеслахъ Крижаничъ предлагаетъ, въ числъ средствъ въ улучшенію ремеслъ въ Россіи, ввести, между прочимъ, такое правило, чтобы каж-дый рабъ, имѣющій болѣе одного сына, заявивши о себѣ въ приказъ, отдавалъ одного изъ дътей учиться ремеслу съ тъмъ, чтобы хорошо выучившійся получаль свободу. Цёлымъ городамъ, которые у себя заведутъ какое-нибудь ремесло, слъдуеть давать льготы отъ податей. Замътивши, что русскія женщины ничего не умёють, Крижаничь, для распространенія ру-кодёлій, совётуеть заводить школы для дёвочекь, которыхь учили бы разнымъ рукодёліямъ и хозяйственнымъ занятіямъ. При выходъ замужъ такія воспитанницы должны будуть покавывать свидътельства о своемъ обучении и успъхахъ. "Зем-ледъліе, — по выраженію Крижанича, — всему богатству корень и основаніе; земледълецъ кормить и обогащаеть и ремесленника, и торговца, и болярина и государя". Эта часть знакома Крижаничу хорошо; онъ, какъ видно, съ детства пригляделся къ жизни поселянина и подробно распространяется о видахъ растеній, которыя, по его мивнію, годятся для воздвлыванія въ Россіи, о земледёльческихъ и домашнихъ орудіяхъ и т. п. По его мивнію, полезно было бы также разводить табавь: онъ доказываеть, что въ умъренномъ употреблении табака нътъ никакого гръха, все равно, какъ въ умъренномъ употреблевін вина. Касаясь вопроса о добываній руды, Крижаничь не думаеть, чтобы Россія была очень богата рудами, вопреки всеобщему стремленію въ отысканію металловъ, и надвется на пріобрётеніе этого рода богатствъ путемъ торговли. Въ главе о силе, Крижаничъ распространяется объ оружій, объ одеждахъ войновъ, о военныхъ пріемахъ; находитъ, между прочимъ, русское военное платье того времени неудобнымъ и

некрасивымъ: "наши вонны, — говорить онъ, — ходять въ тѣсномъ платьѣ, будто зашитые въ мѣшокъ, головы у нихъ голыя, какъ у тельцовъ, а нечесанныя бороды дѣлаютъ ихъ скорѣе подобными дикарямъ, чѣмъ храбрымъ ратникамъ".

Третій отдёль сочиненія, самый обширнёйшій, носить заглавіе "О мудрости", и здёсь-то авторъ проявляется всёмъ своимъ существомъ. "Мудрость, - говоритъ Крижаничъ, - переходитъ отъ народа въ народу. Народы, въ древности отличавшіеся всякою умълостью, въ наше время впали въ невъжество. Другіе, нъкогда грубые и дикіе, теперь славятся мудростью, таковы: нъмцы, французы, итальянцы. Въ последние въка они произвели много полезныхъ изобрътеній: компасъ, многогласное пъніе, книгопечатаніе, часы, пушки, гравированіе и пр. Только о насъ, словянахъ, говорятъ, какъ будто намъ судьба во всемъ отказала и мы не можемъ ничему выучиться. Но вёдь и остальные народы не въ одинъ день и не въ одинъ годъ выучивались другъ отъ друга; и мы можемъ научиться, если только будемъ имъть охоту и прилежание. Теперь пришло время для нашего народа учиться; Богъ возвысиль на Руси такое словянское государство, какому подобнаго не было въ нашемъ народъ въ прежнихъ въкахъ,—а мы видимъ и у другихъ народовъ: когда государство возрастаетъ до высокой степени величія, тогда и науки начинають процебтать въ народъ". Но прежде оказывается необходимымъ разогнать предразсудки, господствовавшіе на Руси противъ науки. Монахи были главными врагами ученія; они-то м'єшали, по выраженію Крижанича, стереть съ себя плесень старинной дикости, "они боятся, чтобы молодежь, научившись наукамь, не пріобрёла у людей большаго почета, чъмъ стариви". Главный доводъ враговъ науки заключался въ томъ, что ученіе приносить съ собою ересь. "Но развъ, -- возражаетъ Крижаничъ, -- на Руси поднялся расколь не отъ глупыхъ безграмотныхъ мужиковъ и не отъ глупыхъ причинъ? Ради того, что срачица перемънева въ саванъ, или при аллилуів приписано: слава тебв, Господи! и т. п.; не говорю уже о суевърів, которое немногимъ лучше ереси". Что же такое знаніе? спрашиваеть Крижаничь. "Знаніе, -- говорить онъ, -есть познаніе причинъ вещей; кто не знаеть причинъ, тотъ и самой вещи не знаетъ. Возьмемъ въ примъръ солнечное и лунное зативніе. Кто видить, что солнце и мъсяць померкаеть и не знаеть отчего это происходить, тоть ничего не знаеть и не разумбеть, и боится бёды оть этого явленія, а кто знаеть, что все это происходить по обывновенному теченію небесныхъ твлъ, а не по какому-нибудь чуду, тотъ разумветъ самую вещь

и ничего не боится". Затъмъ Крижаничъ правильно объясняетъ законы затменія, и въ этомъ стоить гораздо выше кіевскихъ и западно-русскихъ ученыхъ. Между всеми мірскими науками самою благородною наукою считаетъ Крижаничъ политику, науку общественнаго и государственнаго строенія. Начало политической мудрости есть познаніе самихъ себя, познаніе природы своей страны, народной жизни, собственной силы и слабости законовъ, и обычаевъ своего народа, и средствъ благосостояній его, такъ какъ, съ другой стороны, незнаніе самихъ себя есть корень общественнаго зла. Исходя изъ такой точки sphнія, Крижаничь подвергаеть безпощадной критикь всь стороны жизни русскихъ и словянъ, которыхъ онъ всегда старается поставить въ одну категорію народностей съ русскими. Языкъ-"самое совершенное орудіе мудрости", у словянъ, по мижнію Крижанича, не отличается высоками достоинствами въ ряду другихъ европейскихъ языковъ. Онъ, по своей сущности, уступаетъ нъмецкому, и потому неудивительно, что нъмцы превосходать другіе народы. "Нашь языкь убогь, непріятень для уха, искаженъ, необработанъ, во всему недостаточенъ. Онъ самый неспособный къ пфсиямъ, музыкф, къ поэтической рфчи, а въ перевод перковныхъ книгъ въ конецъ извращенъ и выдвинуть изъ своего мъста. Мы, словяне, между другими народностями звляемся какъ-будто нёмой человёкъ на пиру. Мы не въ силахъ составить какой-нибудь благородный замысель, вести бесвы о государственных предметахъ или какогонибудь иного мудраго разговора. Люди нашего народа, живучи въ чужой земль и научась чужому языку, таять свое происхождение и привидываются не словянами. Ляхи много хвастають своею вольностью, а я самь видёль такихь, которые ложно выдавали себя за пруссаковь". Русская одежда, помимо своей неизящности и неудобства, порицается имъ за безполезную роскоть и яркость цвътовъ. "Чужіе народы, -- говоритъ онъ, -- ходять въ черныхъ и сфрыхъ одеждахъ безъ золота и каменьевъ, безъ снурковъ и бисерныхъ нашивовъ; цвътныя ткани ндуть только на церковныя да на женскія одежды, а у нась на Руси одинъ бояринъ тратитъ на свою одежду столько, сколько бы у другихъ стало на трехъ князей. Даже простолюдины общивають себъ рубахи золотомъ, чего въ другихъ мъстахъ не дълають и короли. Нёмцы въ жестокіе морозы ходять безъ шубъ, а мы не можемъ жить безъ того, чтобъ не закутаться въ шубу отъ темени до пять. Иноземцы укоряють насъ за грубость и нечистоту. Деньги мы прячемь въ ротъ. Муживъ держитъ полную братину вина и запустить туда оба пальца, и такъ гостю

нить подаетъ. Квасъ продаютъ мерзко. У многихъ посуда никогда не моется. Датскій посоль о нашихъ послахъ сказаль: "если эти люди еще разъ комнъ придутъ, то я велю имъ сгородить свиной хлёвъ, потому что где они постоятъ, тамъ полгода нельзя жить безъ смрада". Постройки наши неудобны, овна низки, мало воздуха, люди слбинуть отъ дыма. Къ лавкамъ прибиты доски, а подъ досками въчный соръ". Сознаваясь въ дурныхъ качествахъ словянского племени, Крижаничь скорбить о томъ, что иноплеменники презирають словянъ и сами словяне уничижають себя, свой языкь, свой народъ, отдаютъ во всемъ предпочтение иноземцамъ, а послъдніе, пользуясь этимъ, поживляются насчетъ словянъ. "Ксеноманія, т.-е. чужебісіе- это смертоносная немощь, заразившая нашъ народъ... Ни одинъ народъ подъ солнцемъ не былъ искони такъ обиженъ и осраиленъ отъ иноплеменниковъ какъ мы, словяне, отъ нёмцевь, а между тёмь нигдё иноплеменники не пользуются тъмъ почетомъ и выгодами, какъ у насъ на Руси, да у ляхова. Откуда голодъ, притесненія, мятежи, всякая нужда народа русскаго, какъ не отъ иноплеменниковъ? Куда идуть слезы, поть, невольный пость и подати, награбленныя съ народа русскаго? Все это пропивають немцы, торговцы, да полковники, да разныхъ народовъ послы, да крымскіе разбойника". Авторъ очень подробно распространяется о томъ вль, какое, по его мньнію, наносять всякіе иноземцы словянскому племени, приводить многіе приміры нечальных послідствій для народовь отъ потачки чужеземцамъ, сознаетъ, что общеніе съ иноземцами можетъ принести много добраго, но говоритъ, что надобно различать добро отъ зла, темъ более, что иноплеменники ничего намъ не даютъ даромъ, а всегда хотятъ, чтобы мы поплатились имъ съ лишкомъ. Они приносять въ намъ добрыя науки, но не думають о нашемъ благѣ; иноземные духовные разоряють наше церковное устроеніе, обращають святыню въ товаръ. За деньги посвящають недостойныхъ пастырей, разрешають браки, дозволяють одному мужу переменить пять-шесть жень; за деньги, безь исповеди, отпускають гръхи, скитаясь между нами, выпрашивають милостывю. Такъ поступають на Руси восточные пастыри, азападные, приходя изъ Рима къ ляхамъ, выдумали юбилеи, милостивые годы, объявляли прощеніе грѣховъ за милостыню, посылаемую въ Римъ, приходятъ въ намъ подъ видомъ торговли и приводятъ насъ въ врайнему убожеству. У ляховъ нъмцы, шотландцы, армяне, жиды обладають всёми благами, упитывають свои желудки, а туземцамъ оставляють земледельческій трудь, вое-

ваніе, да сеймовые крики, да судебныя хлопоты. На Руси вездъ нищета, и народные торговцы да воры изъъдають весь тукъ земли нашей, а мы только глядимъ. Тъ, подъ видомъ знатоковъ, приходятъ къ намъ со врачевствомъ, тѣ заводятъ рудокопни, делають стекла, оружіе, порохь и пр., а никогда не научать дёлать то же насъ, хотять на вёки оть насъ корыствоваться. Тт объщають выучить насъ военному искусству, но такъ, чтобы всегда остаться нашими учителями. Иные говорять намъ, будто у нихъ есть какая-то тайная наука, невиданная на Руси, но не надобно върить нихъ ничего нътъ... Залили и затопили иноплеменники наши вемли, нъмцы выжили насъ изъ цълыхъ державъ: изъ Моравін, изъ Поморья, изъ Силезін, изъ Пруссін; въ чешскихъ городахъ уже мало словянскаго рода. У ляховъ всв города набиты немцами, жидами, армянами, шотландцами, итальянцами, а мы у нихъ холопы, землю для нихъ пашемъ, да войны ведемъ для ихъ пользы: они бы сидёли себъ въ каменныхъ домахъ, а насъ обзывали бы свиньями и псами! А на Руси, что дълается! Инородные торговцы вездъ держатъ товарные склады и откупы и всякіе промыслы; вольно имъ ходить по нашей земль и покупать наши товары дешевою ценою, а къ намъ привозить своя по дорогой цёнё и притомъ безполезные... Гдъ только есть пригожія мъста для торговли-все это отняли у насъ нъмцы, отогнали насъ отъ моря, отъ судоходныхъ ръвъ, загнали въ широкое поле землю орать... Иные обольщають нась суетными именами академій и высшихь училищь, степенями довторовъ, магистровъ, но все это пустяки: земля наполняется множествомъ бездёльныхъ писавъ и книжнивовъ! Лучше было бы имъ въ молодости учиться полезнымъ и потребнымъ для народа ремесламъ, а то мудрые учители учатъ ихъ грамматикъ, а не другимъ болъе корыстнымъ знаніямъ: я еще не видаль изъ нашего народа ни одного врача, математика, музыканта или архитектора... Замъчательно, что, при всей нищеть, какую видить Крижаничь у русскихъ, онъ находить, что простой народь на Руси все еще живеть житочнее, чемь во многихъ земляхъ, богаче одаренныхъ природою, гдв все обиліе достается только на долю достаточнаго власса. "На Руси, — говорить онъ, — убогіе люди, какъ и бо-гатые, все еще тдять ржаной хльбъ, рыбу и мясо, а въ другихъ вемляхъ мясо и рыба очень дороги, да и дрова въсъ повупаютъ... Смъются нъмцы надъ тъмъ, что русскіе ъдять такую соленую рыбу, которую прежде почуешь носомъ,

чёмъ увидишь глазомъ, а о томъ фарисеи не пишутъ, какъ у нихъ принесутъ на столъ сыръ съ червями..."

Переходя къ образу правлевія, Крижаничь является, съ одной стороны, защитникомъ самодержавія. Превосходство этого образа правленія для него выказывается изъ того, что самодержавный государь можеть удобнье исправлять пороки и дурные обычаи, вкравшіеся въ его государство: "Государь созоветь всьхъ насъ и всь мы "ядрено" будемъ помогать ему, всякій по своей силь, какъ устроить и обособить то, что полезно и добро для общества и всего народа". Въ противоположность, авторъ указываеть на ляховъ: "на Руси, по крайней мърв, одинъ господинъ имъетъ власть живота и смерти, а у ляховъ сколько владътелей, столько королей и тирановъ, сколько бояръ, столько судей и палачей. Всякій можетъ уморить своего кліента, никто его объ этомъ не спроситъ и не накажетъ".

Тъмъ не менъе, однако, Крижаничъ посвятилъ цълый отдёль "О крутомъ владанію", гдё преподаль довольно жестокій урокъ русскому управленію: "Нікоторые люди думають, -говорить онь, -что тиранство въ томъ состоить, чтобы мучить невинныхъ людей лютыми муками, а не въ дурныхъ, отяготительныхъ для народа уставахъ; но дурные законы на самомъ дёлё еще хуже лютыхъ мукъ. Если какой-нибудь государь установить дурные тяжелые для народа законы, наложить неправедныя дани, поборы, монсполіи, кабаки, тоть и самь будеть тираномы и преемниковы своихы сдёлаеть тиранами. Если кто изъ преемниковъ его будетъ щедръ, милосердъ, любитель правды, но не отмфиитъ прежнихъ отяготительныхъ законовъ, тотъ все-таки тиранъ. Мы видимъ этому примёръ и на Руси. Царь Иванъ Васильевичъ былъ нещадный "людодерець и безбожный мясникь, кровопійца и мучитель". Въ наказание ему Богъ попустилъ такъ, что изъ трехъ сыновей одного онъ самъ убилъ, у другого Богъ умъ отняль, третьяго Борись Өедоровичь малымь убиль; и такъ все царство отпало отъ рода царя Ивана. Борисъ возвысилъ "самодержіе" (монополіи) и всякое народное обдерательство, созидаль города и церкви на вародное ограбленное добро, но Богъ взставилъ противъ него не боярина, не именитаго человъка, а бродягу и растригу. Растрига лишилъ Бориса царства, уничтожиль его племя и самь за свою глупую наглость сгинуль. Но на этомъ не престаль бичь Божій надъ пашимъ народомъ до тъхъ поръ, пока "оная кровавая, плававшая въ спротскихъ слезахъ вазна" вся не была разграблена иноплеменниками; пожаръ, истребившій Москву,

искоренилъ прежнее богомерзкое "людодерство", и города, построенные на крови земледальцевь, достались въ руки инымъ властителямъ. Но посмотрите, что въ наше время случилось въ этомъ преславномъ русскомъ государствъ! Вотъ всь покольнія державы русскаго народа, Малороссія и Бълоруссія обратились къ своему русскому государству, отъ котораго за нъсколько въковъ были отторгнуты. Что же потомъ случилось! То же, что некогда въ Израиле при Ігровоамъ. Тогда нъкоторые люди върно совътовали и говорили: не отягощайте новыхъ подданныхъ, не гоняйтесь за великою казною и приходомъ; пусть лучше царь-государь имфетъ большое войско, всегда готовое на его повелвые, пусть онъ имъ будетъ огражденъ, какъ ствною, и съ его помощью истребить крымскихъ разбойниковъ. Но думъ, привыкшей къ старымъ законамъ царя Ивана и царя Бориса, полюбилось иное; сейчасъ же установлены были проклятые кабаки. И вотъ, мои украинцы, новые подданные, какъ только отвъдали ваконъ этой власти, сейчасъ раскаялись и опять къ ляхамъ обратились. А отчего это? Отъ обдирательства народа. Эти думники, совътующіе заводить монополіи, кабаки, и всячески угнетать быдныхъ поддавныхъ, имёють въ виду только ту корысть, которая у нихъ передъ глазами, а на будущее не смотрять, думають пріобрёсти своему государю большую казну, а приносять великое убожество и неисповъдимую потерю. Такимъ-то путемъ идутъ дела въ этомъ государстве, начиная съ царя Ивана Васильевича, который положиль нача ю жестокому правленію. Еслибъ можно было собрать вміств всъ деньги, неправеднымъ и безбожнымъ способомъ содранныя съ народа со временъ означеннаго царя Ивана Васильевича, то они бы не вознаградили десятой части тъхъ потерь, которыя понесло это государство отъ жестоваго образа правленія. Недаромъ Спраховъ сынь сказаль, что ність ничего хуже алчности. За неправильныя обиды народу и за алчное обдирательство не только отнимается царство отъ одного рода и дается другому, но даже-отъ цълаго народа и передается другому народу. Примёръ мы видимъ въ Римской имперіи: чужіе народы разорвали между собою римское царство. Ближайшій примірь намь представляють ляхи. Отъ излишней расточительности ляшское государство прибъгдо къ обдирательству народа, дошло до крайней неурядицы, и попало въ чужую власть. Ляхи, не въ силахъ будучи удовлетворить своей расточительности, поневоль сделались жестокими и безжалостными тиранами надъ своими подданными: тиранство

идеть рядомь съ расточительностью; всявій расточитель діластся тираномь, если есть ему кого обдирать. И царь Ивань,
и царь Борись пошли по тому же пути, и до сихь порь
государство ихь идеть тімь же путемь; но видите, къ какому концу готово прійти Польское королевство, и оно непремінно придеть къ нему, если во время не опомнится...
Не хочу быть пророкомь, но пока світь и человіческій родь
не измінятся, я кріпко увірень, что и этому царству придеть время, когда весь народь возстанеть на ниспроверженіе
безбожныхь, жестокихь законовь царя Ивана и царя Бориса".

Далъе Крижаничъ подробно разбираетъ дурныя стороны тогдашняго государственнаго и законодательнаго строя. "Въ прелютыхъ, тиранскихъ законахъ царя Ивана-говоритъ онъ, -всв приказные, начальствующія и должностныя лица должны присягать государю всёми способами приносить государевой казнъ прибыль и не опускать никакого способа къ умноженію ся. Воть беззаконный законь! воть проклатая присяга! Изъ этого необходимо вытекаеть, что приказные отъ царскаго имени, какъ для царя, такъ и для самихъ себя, всякимъ возможнымъ способомъ томятъ, мучатъ, обдираютъ несчастныхъ подданныхъ. А вотъ другой тиранскій законъ: высокіе совътники, связанные вышесказанною клятвою, приказнымъ людямъ въ увздахъ не дають никакого жалованья или дають малое, а между темъ велять носить имъ цеттное и дорогое платье, и крыно запрещають имъ брать посулы. Какой же промысель остается бъднымъ людямъ на прожитье? Одно воровство. Правители областей, цёловальники и всякія должностныя лица привыкли продавать правду и заключать сдёлки съ ворами для своей частной выгоды. Одинъ правитель, пріёхавши въ свою область, показалъ всему народу свою милость тъмъ, что объщалъ никого не казнить смертью. Это значило: воруйте, братцы, свободно разбойничайте, крадьте, да мнъ приносите! И за четыре года воры върно исполняли приказаніе. То и дёло, что носились вёсти-тамъ людей зарёзали, тамъ обобрали; дошло до того, что люди не могли спать спокойно въ своихъ избахъ; никто не былъ казненъ смертью-на то царское милосердіе! Но что этому причиною? Біздный подъячій сидить въ приказъ по цълымъ днямъ, а иногда и по ночамъ, а ему дають алтынь въ день или двенадцать рублей въ годъ, а въ праздники велять ему показываться въ цебтномъ платью, которое одно стоить болье двынадцати рублей. Чымь же ему кормить и себя, и жену и челядь? Чэмъ же они живутъ? Легво цонять: продажею правды. Неудивительно, что въ Мо-

сквъ много воровъ и разбойниковъ. Удивительно, какъ могутъ честные люди въ Москвъ жить!.. Что можетъ быть неправеднье, какъ брать отъ суда въ казну всякіе пересуды и десятины. Посламъ также не дается достаточно на ихъ обиходъ. Отсюда происходить крайнее неуважение и холодность къ дълу, и многіе придавленные нуждою забывають пользу своего народа и за подарки входять съ иноземцами всякія неприличныя сдёлки. Хвастается Олеарій, что за деньги можно добыть изъ приназовъ навія угодно тайныя діла... Всь европейцы называють это преславное государство тиранскимъ; говорять, что русскіе ничего не ділають иначе, какь только принуждаемы бывають палками и батогами. Правда, русскіе люди дълаютъ все не изъчувства чести, а изъ страха казни, но этому причиною жестокое правленіе, и если бы німецкій или какой-либо другой народъ быль подъ такимъ правленіемъ, то усвоилъ бы еще хуже нравы. Русскіе всеми народами считаются лживыми, невърными, жестокосердыми, склонными въ кражъ и убійству, невъжливыми въ бесъдъ, нечистоплотными въ жизни. А отчего это? Оттого, что вездъ кабаки, монополіи, запрещенія, откупы, обыски, тайные соглядатаи; везд'я люди связаны, ничего не могутъ свободно дълать, не могутъ свободно употреблять труда рукъ и пота лица своего. Все делается втайне, со страхомъ, съ трепетомъ, съ обманомъ, вездъ приходится укрываться отъ множества "оправниковъ" (чиновниковъ), обдирателей, доносчиковъ или, лучше сказать, палачей. Привыкши всявое дело делать скрытно, потавать ворамъ, всегда находиться подъ страхомъ и обманомъ, русскіе забывають всякую честь, делаются трусами на войнъ и отличаются всяческою невъжливостью, нескромностью и неопратностью... Если нужна имъ чья нибудь милость, тутъ они сами себя унижають, молятся, бьють челомь до отвращенія... Нътъ нигдъ на свътъ такого мерзкаго, отвратительнаго, страшнаго пьянства, какъ на Руси, а всему причиною кабаки. Нигде нельзя выпить пива или вина, вакъ только въ царскомъ вабавъ. А тамъ посуда такая, что годится въ свиной хлъвъ. Питье премерзкое, и продается по бъсовской цънъ. Самые кабаки не вездѣ подъ рукою у людей; только въ большомъ городъ по нъскольку кабаковъ; иные мелкіе люди чуть не всю жизнь лишены вина, а какъ придется имъ выпить, то они бросаются безъ стыда, какъ бъщеные, думаютъ, что исполняють Божью и царскую заповъдь..."

Крижаничъ коснулся дозволенія, даваемаго нѣкоторымъ лицамъ приготовлять напитки по особымъ торжественнымъ

случаямъ, и видитъ въ этомъ средство пріученія народа къ пьянству, поридаеть даже дарскіе пиры, на которыхъ нельзя не пить подъ страхомъ преграшить противъ Бога и царя. Авторъ оставиль намъ некоторыя черты тогдашняго пира: "хозяннъ, -- говоритъ онъ, -- только о томъ и хлопочетъ, чтобы поскорће напонть гостей и обратить ихъ въ свиней. Посадить гостей около пустого стола, сидять три-четыре часа безъ хлъба и безъ всякой пищи, а между тъмъ чарка идетъ кругомъ и многіе, выпивши натощакъ, опьяньють и уже не думають о пищь. Нигдь, ни у ньмцевь, ни у другихъ словянь нъть тавого гадкаго пьянства, нагдъ не видно, чтобы въ грязи, по улицамъ валялись мужчины и женщины, и умирали отъ пьянства. Въ Малороссіи люди также порядочно напиваются, во здъшнее пьянство несравненно сильнъе и отвратительнъе тамошнаго, а что всего глупте-это то, что у насъ сами прави ели - причина, заводчики и повелители этому злу". Но въ чемъ же средство въ улучшенію? Какъ исправить такое общество, гдв правители явво дружать съ ворами? Какъ исправить алчныхъ должностныхъ лицъ, привыкшихъ къ грабежамъ и коварной изобрътательности? "Пусть государь будетъ архангель, говорить Крижаничь, все-таки онь не въ силахъ запретить грабежи, обиды и людскія обдирательства". Одно есть средство - народная свобода, но авторъ не допускаетъ такой свободы, какъ у ляховъ, гдв никто никого не слушаеть и гдъ столько же тирановъ, сколько властителей. Такая свобода прямо ведетъ къ тираніи. "Пусть царь дасть людямъ всёхъ сословій пристойную, умёренную, сообразную со всябою правдою свободу, чтобы на царскихъ чиновниковъ всегда была надъта узда, чтобъ они не могли исполнять своихъ худыхъ намфреній и раздражать людей до отчаянія. Свобода есть единственный щить, которымъ подданные могутъ прикрывать себя противъ злобы чиновниковъ, единстиенный способъ, посредствомъ котораго можетъ въ государствъ держаться правда. Никакія запрещенія, никакія казни не въ силахъ удержать чиновниковъ отъ худыхъ дёлъ, а думныхъ людей отъ алчныхъ, разорительныхъ для народа совътовъ, если не будеть свободы ...

Затемь Крижаничь представляеть царя говорящимь къ своему народу и обещающимь ему улучшение государственнаго строя и исправление законодательства. Царь остается самодержавень: онь даеть народу свободу, права, льготы, но даеть добровольно, непринужденно и можеть отнять данное, если съ противной стороны будуть даны къ этому важные поводы. Между тымь тоть же царь допускаеть такія правида, которыя кладуть контроль на его власть. Онъ и его преемники обязаны при вступленіи на престоль давать присягу въ сохранени народной свободы, и только послъ этой присяги народъ присягаетъ царю. Овъ теряетъ право на престолъ, если измънитъ въръ, если отдастъ дочь за иноземца, если будеть отчуждать части государства, если введеть государство иноземное войско, исключая случаевъ войны съ вевшними непріятелями. Царь не можеть жениться иначе, какъ на природной русской или на словянкъ. Женщины не могуть быть возводимы на престоль. Послъ смерги каждаго царя народный сеймъ дёлаетъ пересмотръ и оцёнку его правлевія и требуетъ отъ преемника исправленія тёхъ уставовъ, которые бы оказались противными народному благу. Жителямъ, исключая духовныхъ, оставлено прежнее раздъленіе на служилыхъ и на платящихъ дань. Духовные будуть изъяты отъ всякихъ поборовъ и повинностей и должны судиться собственнымъ судомъ. Высшій служилый классъ раздёляется на три вида: князья, бояре и "племяне" (слово, которымъ Крижаничь хочеть замвнить выражение "авти боярскія"). Считается полезнымъ утвердить въ государствъ высшій аристократическій классь, въ предотвращеніе того, чтобы цари не подпали подъ власть стръльцовъ, подобно тому, вакъ римскіе императоры подъ власть преторіанцевъ или султаны подъ власть явычаръ. Но привилегіи, данаемыя высшему влассу, никакъ не должны доходить до того, чтобы сильные люди держали у себя войско, творили суть или расправу, собирали самовольно сеймы или закупали себъ земли. Видно стараніе удержать земли въ общественномъ владении, а потому одни бояре могутъ имъть помъстья. Людямъ выстаго класса присвоиваются разные почетные знаки, напр., гербы, высокія шапки, перья и т. п. Весь остальной народъ долженъ быль платить поборы, но не иначе какъ въ случат нужды государственной. Безъ нужды царь обявывался не брать никакихъ поборовъ. Не должно быть никакихъ кабаковъ и никакихъ новополій и пошлявъ. Города присылають своихъ пословь на сеймъ и, по ихъ желанію, устанавливается у нихъ порядовъ и власти, вакъ высшія, такъ и меньшія. У городовъ свои судьи, но высшіе судьи изъ боярскаго рода. Иноземцамъ запрещается торговать внутри государства. Ненависть къ иноземцамъ простирается до того, что закономъ не дозволяется никому путешествовать за границей и принимать иностранцевъ на службу, кромъ словянъ, которымъ во всемъ даются

равныя права съ русскими. Относительно просвещения предлагается странное правило: "только дёти высшихъ классовъ и то не всв, а самыя богатыя, могуть учиться греческому и латинскому языкамъ, исторіи, философіи и политикъ, а люди низшіе и убогіе должны заниматься полезными науками, такъназ. "трудовными", математикою, астрономією, медициною и пр. "Философія, говорить онь въ другомъ мість, если неть общимъ достояніемъ народа, то повлечеть за собою многіе вопросы и волненія, будеть отвращать людей отъ труда къ праздности, что мы и видимъ у немцевъ. Не должно все кушанья подправлять медомъ, потому что медъ производитъ тошноту; точно также и философію не следуеть передавать всему народу, а только сословію благородному и нікоторымъ изъ черни, для того призваннымъ, насколько это нужно для службы государю, иначе достойнъйшій предметь пошльеть, и жемчугъ мечется передъ свиньями".

Эти основы улучшеній, развитыя пространно у автора, показывають, что Крижаничь быль способиве подвергать критикъ тотъ общественный строй, какой онъ нашелъ на Руси, чвиъ изобретать меры къ водворенію новаго порядка вещей. Возвышение аристократического класса, запрещение фадить за границу, раздёленіе наукъ, изъ которыхъ однё предоставлялись одному, а другія другому классу, наконецъ, крайняя нетерпимость къ иноземцамъ, особенно нъмцамъ, служили бы препятствіемъ въ тому преуспѣянію, котораго хотѣлъ достичь авторъ для русскаго народа. Ненависть къ иноземцамъ у Крижанича делается понятною, какъ у словянина, котораго задушевною цёлью было поднять свое униженное племя и обратить громадныя силы Руси на освобождение словянь отъ чужеземцевъ, на возстановление ихъ и на устроение племенного союза между ними. Это ясно видно въ отдълъ "Объ ширенію господства". "Ты единый царь, — говорить онъ, обращаясь въ Алексъю Михайловичу, -- ты намъ данъ отъ Бога, чтобы пособить и задунайцамь, и ляхамь, и чехамь, дабы они познали свое угнетеніе и униженіе, помыслили о своемъ просвътлъніи и сбросили съ шеи нъмецкое ярмо". По мвънію Крижанича, нъмцы и Россіи готовять это ярмо. "Ненасытима алчность нёмецкая; всего имъ мало, хотёлось бы имъ весь народъ и всю державу нашу пожрать однимъ глоткомъ. Не удалось имъ учинить въ Россіи того, что у нихъ было мысли, т.-е. захватить господство надъ народомъ, такъ какъ они уже захватили царственное величіе въ уграхъ, чехахъ, ляхахъ, Литвъ и въ другихъ странахъ, гнъваются, скреже-

щуть, рвутся оть злости, какъ бы Русское государство под-чинить своей власти. Нъсколько разъ они уже подходили близко къ исполненію своего нам'вренія, да только Богъ уничтожаль ихъ высокомърныя думы и освободиль отъ прелютаго ярма нѣмецкаго. А все таки-нѣмцы не отступаются отъ своей думы... Болгары, сербы, хорваты давно уже потеряли не только свое государство, но всю свою силу, языкъ, разумъ. Не разумъютъ они, что такое честь и достоинство, не могутъ сами себъ помочь, нужна имъ внъшняя сила, чтобъ стать на ноги и занять місто въ числів пародовь. Ты, царь, если не можешь въ настоящее тяжелое время пособить вмъ поправиться совершенно и привести въ прежнему бытію ихъ государства, то по крайней мфрф можешь исправить ихъ словянскій языкъ и открыть имъ умственныя очи природныя своими книгами, чтобы они познали свое достоинство и стали бы думать о своемъ возстановленіи. Чехи, а за ними недавно и ляхи, подверглись такой же печальной участи, какъ и задунайцы; ляхи хотя и хвастають тёнью независимаго королевства и своею безпутною свободою, но они, сами по себъ, не могутъ выбиться изъ своего срама; нужна помощь извиъ, чтобы поставить ихъ на ноги и возвратить къ прежнему достоинству. Эту помощь, это народное просвътлъніе смысла, только ты, царь, съ Божьею помощью, можешь даровать

Крижаничу не нравится расширеніе русскихъ предідовъ на съверъ и на востокъ. Онъ не раздъляетъ мивнія тъхъ, которые совътують идти все далъе и далъе на востовъ Сибири и закладывать новые остроги. По его мижнію, надобно ограничиться частью Сибири, а съ дальнъйшими народами ваключить миръ. Какой-то нёмецъ въ Сибири пророчилъ, что царь овладъеть Китаемъ. Крижаничь по этому поводу говорить: "это врагь хочеть отвлечь нась оть возможныхъ дёль и обратить на невозможное, чтобы русскій народъ пошель на глупое завоеваніе Китая, а Русскимъ государствомъ завладели бы нъмцы и татари". Не слъдуеть, по его мнънію, также думать о берегахъ Варяжскаго моря. Лучше обратиться къ Черному морю: "берега его и пристани будуть болье выгодны и потребны, чёмъ берега Варяжскаго моря. Крымскіе татары много въковъ уже обижають окрестные народы. Пора уничтожить ихъ наглость и разбои. Русскому государству надлежить проживать въ миръ со всъми съверными, восточными и западными народами, а воевать съ одними татарами. Дауры, калмыки и другіе восточные народы насъ не знають, если мы

ихъ не ищемъ; шведы медлительны, тяжелы и немногочисленны; ляхи и литовцы ни ва кого не идутъ войною, если ихъ не затронуть. Одни крымцы всегда требують откупа и дани, и никогда не перестанутъ нападать на насъ. Покуда же мы будемъ откупаться отъ нихъ дарами и терпъть безпрестанные разбой и опустошенія, отданать безбожному врагу чуть ли не доходы всей земли нашей, а свой народъ осуждать на голодъ и отчанніе?... Крымская держава болье вськь земель погручна Россіи. Тамъ превосходныя приморскія пристани. Туда будуть доставляться изъ разныхъ странъ близкимъ путемъ тонары, которые теперь нёмцы чуть ли не за полсвёта возять въ Архангельскъ. Крымская страна богата, можетъ произволить вино, хлъбъ, масло, медъ, годныхъ къ военному дълу лошадей, вакихъ мало на Руси. Тамъ есть мраморъ, разный кам чь, много строевого д. рева годнаго на постройку; не знаю, есть ли серебряная и мъдная руда. Если только отъ Бога суждено русскому народу когда-нибудь обладать крымскою державою, то не безъ важныхъ причинъ могъ бы преславный царь или вто-нибудь изъ твоихъ преемниковъ перенести туда твою царскую столицу... Для усивха протикъ татаръ онъ считаетъ нужнымь пригласить лиховь, а по покореніи Крыма сов'туегъ изгнать изъ страны всёхъ мусульманъ, которые не захотатъ принять «крещеніе.

Столько же, какъ немицевъ, немавидитъ Крижаничъ и грековъ. Онъ указываетъ на вихъ, какъ на слугь турецкаго владычества, укоряеть за плутовство въ торговлъ; приводитъ въ примъръ, какъ они стекольца продаютъ за драгоцънаме камни и жемчугъ, какъ торгують священными предметамя. Греки льстять русскимь и сочиняють нельшыя басни, будто бы для возвеличенія Россіи, а между тімь влословять вообще всёхъ словянъ, называють ихъ рабами, варварами, говорять, что русскихъ надобно вразумлять ударами кнута. Вопросъ о грекахъ приводитъ автора къ вопросу о соединеніи церквей. Хотя Крижаничь, какъ мы сказали, въ исходной своей точкъ относится безпристрастно къ древнему церковвому спору, положившему начало разделенія церквей, и видить причину его во временныхъ и мірскимъ вопросахъ, а не въ сущности религій, но береть подъ свою защиту римскую церковь; доказываеть, что она не можеть быть признана ересью, какъ того хотятъ греки, опровергаетъ разныя басни, выдуманныя греками на римско-католическую церковь и на западныхъ христіанъ. Остаться чуждыми этого спора, считать въ основаніи объ церкви святыми, устранивши отъ себя спорные

пункты—вотъ, по его мнѣнію, положеніе, которое должны принять словяне. "Мы, — говоритъ онъ, — приняли святую вѣру отъ грековъ, ляхи отъ римлянъ. Мы должны хранить то, что приняли, но до ссоръ греческихъ и римскихъ намъ дѣла нѣтъ; пусть патріархъ и папа хоть въ бороды вцѣпятся за свое первенство, а мы не должны изъ-за нихъ вести между собою раздоры. Мы, напротивъ, должны мирить римлянъ съ греками. Постараемся выслушивать ихъ обоихъ по-пріятельски. Отъ нашего народа, отъ болгаръ, начался раздоръ; нашъ народъ былъ причиною зла, пусть же нашъ народъ станетъ причиною добра..."

Кромъ этого сочиненія, Крижаничь написаль еще по-латыни сочинение "О промысль", которое, какъ кажется, предназначаль для наследника престола, но должно быть оставиль свое намбреніе и посвятиль его внязю Ивану Борисовичу Рфпнину. Сочиненіе это изложено въ форм'в діалога между двумя лицами, изъ которыхъ одно называется Валеріемъ, другое Августиномъ. Главная цёль этого сочиненія указать дёйствіе промысла Божія надъ царствомъ и царями; оно представляетъ менже интереса, чжмъ предъидущее, заключаетъ въ себъ до извъстной степени повторение на иной ладъ того, что сказано въ последнемъ, но содержить также любопытныя черты, касающіяся современных порядковь и взгляда автора на нихъ. Въ припискъ къ предисловію авторъ указываетъ недостатки правителей, и въ этомъ указаніи нельзя не видёть яснаго намека на тогдашняго русскаго царя. "Есть люди, -- говорить онъ, -- облеченные властью, съ хорошими намфреніями и съ желаніемъ добра для всёхъ, съ готовностью управлять народомъ справедливо, но они не знаютъ силы вещей, они, невъжды, не учились тому, что нужно знать имъ; они неопытны въ искусствъ управлять, самомъ тонкомъ и трудномъ для изученія искусств'я; они совращены ложными понятіями; ихъ окружають льстецы, невъжественные совътники, лицемъры-архіереи, лжепророки, астрологи, алхимики, и Богъ отнимаетъ у нихъ благодать, наказывая какъ ихъ самихъ, такъ и цёлый народъ, которымъ они управляютъ, за грфхи ихъ". Замфчательна обличительная выходка Крижанича противъ господствовавшаго тогда преслёдованія людей, обвиняемых въ дум государя противъ страшнаго слова и дъла: "злобно толкують (подслушанныя) чужія слова и обвиняють человіка въ хулі на государя, вогда на самомъ дёлё не было нивавой хулы; ва невинныя слова людей тащать въ допросамъ, въ пытвамъ, замучиваютъ ихъ безпощаднымъ образомъ. Судьи же стараются угодить

царю, а при этомъ и въ свою пользу выжимаютъ деньги съ обиженныхъ". Съ горечью касается онъ того обычая ссылки безъ суда и яснаго осужденія, которому подвергался онъ, сидя въ Тобольскъ. "Ни въ чемъ, — говоритъ онъ, — не высказываются такъ свойственныя тиранамъ изобрътательность, коварство, неправда и жестокость, какъ тогда, когда они ссылаютъ людей, или удаляютъ изъ столоцы (аb urbe). Тиранъ привидывается милостивымъ и, подъ личиною милосердія, мучитъ людей, соврушаетъ (destruit) ихъ и тъмъ самымъ держитъ всъхъ остальныхъ въ какомъ-то паническомъ страхъ, такъ что никто не можетъ считать свое положеніе безопаснымъ ни на одинъ часъ; всъ ждутъ съ часу на часъ громового удара надъ собою... Такого рода жестокости были обычны греческимъ императорамъ, отличавшимся вообще тиранствами; у нихъ братъ брата, сынъ отца, ослъпляли, оскопляли, ссылали..."

Но тотъ же Крижаничъ, такъ сильно воніющій противъ тираніи и правительственнаго произвола, требуетъ немилосерднаго наказанія за человѣческія преступленія и блудодѣянія. Онъ негодуетъ на русскихъ, зачѣмъ они дозволяютъ жить посреди себя еретикамъ, зачѣмъ строго не преслѣдуютъ волшебниковъ и виновнихъ въ содомскомъ грѣхѣ. Онъ указываетъ на сожженіе такого рода преступниковъ на Западѣ, какъ на примѣръ достойний подражанія... Какъ католикъ, онъ желалъ бы, чтобъ русская церковь относилась дружелюбно и братски къ западной, устраняя только спорные пункты, главнымъ образомъ о папѣ; онъ хотѣлъ бы, чтобъ католики-словяне (иноплеменникамъ онъ вообще не даетъ мѣста) были принимаемы въ Россіи, какъ свои, но относится нетерцимо къ лютеранству и кальвинству: эти вѣры у него, какъ у истаго католика, не болѣе, какъ проклатыя ереси.

Кром'в этихъ сочиненій Крижанича изв'єстны: написанное имъ разсужденіе о св. крещеніи и обличеніе Соловецкой челобитной.

Сочиненіе о крещеніи опать таки изложено въ формі діалога между лицами, изъ которых одно называется Богданомъ, другое—Милошемъ. Богданъ изображаетъ собою тогдашняго русскаго; Милошъ—самого Крижанича. Ціль сочиненія—покавать неправильность перекрещиванія римскихъ католиковъ, присоединявшихся къ восточной церкви; вопросъ— очень близвій Крижаничу; въ его сочиненіи ясно видно, что онъ терпіть отъ того, что не хотіль подвергаться обряду перекрещиванія.

— Если ты, — говорить Богдань Милошу, — умрешь не перекрестившись, то погибнешь отъ голода, наготы и срамоты, и будешь погребень какъ скотина, а если перекрестишься, будешь сытъ и одёть; теперь тебя называють еретикомь, а тогда будешь для всёхъ честень и дорогь. Не перекрестишься — умирать тебѣ въ ссылкѣ, а перекрестишься—возвратять тебя въ Москву, будешь жить покойно, денегъ наживешь...

— Лучше мив, — говорить на это Милошь, — умереть безь іерейскаго прощенія, чвиь оскверниться вгорымь крещеніемь

и отступить отъ Христа.

Видно, что Крижаничь огорчался и тёмь, что его не хотели признавать въ сант священника, "Здешніе архіереи,— говорить онь, — разсвящають римско-католическихь священниковь и разстригають иноковь"... Еще сильне томило его щедро наделенную деятельную натуру то бездействіе, на которое поневолё обрекала его ссылка въ дикій край. "Я никому не нужень, — говорить онь: — никто не спрашиваеть дёль рукь моихь, не требують оть меня ни услугь, ни помощи, ни работы, питають меня по царской милости, какъ будто какую скотину въ хлёву".

Въ обличени, которое обращено къ составителямъ Соловецкой челобитной. Крижаничь, - предвидя, что первое возраженіе, какое противъ него сділають, будеть упрекъ въ томъ, что онъ латинисть, -- счель нужнымь заявить, что онъ хотъль присоединиться въ восточной церкви, но отъ него потребовали второго крещенія, а на это онъ не могъ согласиться. Онъ объясняетъ, что "уважаетъ русскія книги и проклинаетъ латинскія, сущія ереси, а не вымышленныя. Какія же это сущія ереси? Лютерова, Кальвинова, Гусова и т. п. Он'я латинскія, потому что затівны были въ латинскомъ народів, т.-е. въ такомъ народъ, который принялъ латинское богослуженіе. Но д'яло идетъ не о томъ, что считается ересью въ нівкоторыхъ русскихъ церковпыхъ книгахъ. Въ нихъ взводятся на латинскій народъ сущія клеветы, видять ересь тамь, гдв неть ее вовсе, клевещуть на латинь, будто они върують и дълають такъ, какъ они не въруютъ и не дълаютъ; говорятъ, что они проклинають то, чего безь нечестія проклинать нельзя".

И здёсь Крижаничь вёрень самому себё въ церковномъ вопросё; онъ католикъ, онъ защитникъ римско-католической церкви, но это не мёшаеть ему принадлежать всею душою, всёмъ сердцемъ православной вёрё. Онъ пишетъ, что у него даже было желаніе водвориться въ Соловецкой обители. "Много разъ,—пишеть онъ,—я просиль объ этомъ, да не могъ достать человёка, который бы доставиль мое слезное челобитье его царскому величеству".

Расколь быль довольно знакомъ Крижаничу; живучи въ Тобольску, онъ часто бесудоваль съ сосланнымъ туда Лазаремъ, виделъ тамъ и Аввакума 1). Но какъ человекъ образованный, усвоившій взглядь шире русскихъ богослововь того времени, Крижаничъ не могъ придавать важности тъмъ мелочамъ, за которыя такъ спорили раскольники съ православными. Онъ вспоминаетъ, что когда его везли въ Тобольскъ вивств съ поддыявомъ Өедоромъ въ ссылку, то Өедоръ умывался изъ одного ковша съ нимъ, а когда онъ зачерпнулъ воды у татарина, Өедөръ не хотель более умываться изъ этого ковша, считая его поганымъ. Крижаничъ видитъ въ этомъ не более, какъ пустосвятство. Онъ не вдается въ вопросъ о перстосложении, объ измѣневияхъ въ словахъ, именахъ и т. п. "Все это, -- говоритъ онъ, -- съ вашей стороны фарисейская святость, излишнее и невужное благочестіе или, лучше свазать, нечестіе"... Сугубое аллилуія нісколько остановило его вниманіе, но и то не въ смыслѣ благочестія, а по отношенію въ исторіи богослуженія, темь более, что объ этомъ предметъ у него были изустныя состязанія съ Лазаремъ. Онъ признаетъ житіе Евфросина, сочиненіе, на которое опирались раскольники, положительно подложнымъ, и по поводу вопроса о томъ, сколько разъ следуетъ произносить аллилуія, приводить примірь западной церкви, гді произносять аллилуія въ разное время богослуженія и три раза, и два, и одинъ разъ. Вообще Крижаничъ совътуетъ различать молитвословіе отъ въры: молитвословіе подвергается измъненіямъ, а віра остается единою, неизмінною; такъ, въ послівдующія времена введены были различные виды богослуженія, посты, обряды, которыхъ не было прежде, а въра отъ этого не измънилась. Напрасно раскольники твердять, будто новоисправленныя книги неправильны и будто греческія книги, съ которыхъ сдёланъ былъ переводъ, искажены. Есть множество старыхъ рукописей греческихъ въ библіотекахъ въ Парижъ, Флоренціи, Венеціи; въ нихъ можно видёть, что греческія печатныя богослужебныя книги не заключають ничего еретическаго. Крижаничъ укоряетъ своихъ противниковъ въ не-

<sup>4)</sup> Встрича эта была довольно характерная: Аввакумъ, возвращаясь изъ Даурін въ Москву черезъ Тобольскъ, хотиль видіть Крижанича. Крижаничь, войдя въ шему, скалаль: "Благослови отче!" Аввакумъ закричаль ему: "не подходи, скажи: какой ты върн?" Крижаничь отвичаль: "Я върую во все то, во что вируеть св. апостольская церковь, и священническое благословение принимаю въ честь. О въри готовъ объясняться передъ архіереемъ, а передъ тобою, который самъ подвергся сомнивнію въ въри, мий широко говорить нечего. Если не хочешь благословить, благословить Вогь, а ты оставайся съ Богомъ".

последовательности: они уважають память Максима Грека, а между тымь именно Максимь Грекъ первый заявиль о необходимости исправленія книгъ по греческимъ подлинникамъ и самъ исправляль некоторыя явныя ошибки. Наконецъ, не придавая большой важности всёмъ раскольническимъ пріемамъ по ихъ отношенію къ истинному благочестію, авторъ видитъ въ поступкахъ своихъ противниковъ тотъ великій грёхъ, что они отрываются отъ церкви, не хотять слушать ея приказаній и тімь нарушають любовь, которая должна господствовать въ Христовой церкви. По отношенію къ расколу, онъ смотрить такъ, что собственно раскольники не виноваты въ томъ, что предпочитають старыя книги и соблюдають такіе обряды, которые были измёнены церковью. Въ предисловіи къ своей грамматикъ онъ высказаль яснъе этотъ взглядъ. "Мое мивніе таково, -- говорить онь, -- ошибки языка не могуть вести къ осужденію, а исправленіе книгъ никого не спасаеть: спасеніе даеть намъ благочестивое сердце, неутомимое въ добродътеляхъ. Поэтому, еслибы церковныя книги и въ десять разъ были хуже переведены по огношенію въ рѣчи (не говоря о смыслъ), то все-таки неисправление ихъ никому пе препятствовало бы спасаться. Не стоить изъ-за малыхъ причинъ поднимать церковный раздоръ, не следуетъ соблазвяться грамматическими ошибками и разорять духовную любовь". Такого взгляда на расколъ еще не было у техъ, которые спорили съ неповорными: Крижаничь думаль такъ, какъ стали думать о расколт наши духовные уже въ болте позднее время, когда просвъщение отръшило ихъ отъ узкаго буквализма. Въ то время, когда писалъ Крижаничъ, православные, какъ и ихъ противники, придавали одинаковую важность внёшности 1).

Крижаничь представляеть собою выходящее изъ ряда явленіе. Въ его сочиненіяхъ встрѣчаются такія сужденія, которыя опередили тогдашнія ходячія понятія. Правда, Крижаничъ не быль чуждь предразсудковь, свойственныхъ своему кругу и вѣку; его увлеченія переходять за предѣлы благора-

<sup>1)</sup> Крижаничь въ своемъ "Обличенін" касается отчасти и римскаго католичества. Такъ, онь находить правильнымъ, что на Западъ читають три символа въры: апостольскій, аванасьевскій и никейскій, а русская церковь зваеть одинь никейскій. Онъ упоминаеть, что въ западной церкви говорять поученія и проповъдуется слово Божіе, а греки давно уже перестали учить народь, въ Великой Руси и никогда не говорять проповъди,—что прежде была приняга литургія св. Іакова, а потомь, вмёсто нея, составили литургію Василій и Іоаннъ Златоусть; на Западъ же въ употребленіи литургія св. Петра, но теперь она измѣнилась. Замѣчая, что прежде были священники и женатые и холостые, онь не одобряєть прегражденія холостымъ людямъ пути къ священству.

зумія и правды; но съ тіми же предразсудками и увлеченіями переплетаются и признаки проницательности и зам'вчательно яснаго взгляда на предметы: Крижаничъ признаетъ существованіе волшебствъ, но уже не върить предсказаніямь о паденіи Турецкой имперіи, которымъ такъ върилъ Галятовскій въ силу своего кіевскаго воспитанія. Крижаничь презираеть астрологію, но уважаеть астрономію и, какъ видно, имбеть въ ней свёдбнія. Намъ теперь можеть показаться чудовищнымъ исключительное право родовитыхъ и зажиточныхъ людей учиться древнимъ азыкамъ и философіи и оставленіе реальныхъ наукъ на долю прочаго народа; но нельзя вмъстъ съ тъмъ не замътить, что Крижаничъ видитъ безплодіе и односторонность схоластическаго образованія, и хочеть, чтобь наука прямо служила пользъ человъческаго общества и содъйствовала улучшенію его быта. Крижаничь достаточно видёль вь своей жизни докторовь и магистровъ, чванившихся своими дипломами, надутыхъ свъдёніями въ такъ-называемыхъ свободныхъ наукахъ, но знавшихъ куда приложить наборъ формулъ, заученныхъ школь. Эти люди при всъхъ своихъ знаніяхъ ни на что не оказывались способными въ общественной жизни. Крижаничу не желательно было видёть умножение такихъ ученыхъ въ Россіи, гдъ еще не было никакой науки, но гдъ уже грамотви показывали стремленіе ломать головы надъ предметами, отнюдь не содъйствующими ни расширевію духовной дъятельности, ни увеличенію матеріальнаго благосостоянія народа. Крижаничь хочеть просвещения, но еще более хочеть онъ народнаго благосостоявія: вёдь только сытый, одётый и укрытый отъ непогоды можеть сознать потребность ученія; стало быть и ученіе должно быть таково, чтобъ оно способствовало и главнымъ образомъ направлялось къ тому, чтобъ всъ были сыты, одъты и укрыты. Для блага русскаго парода Крижаничь прежде всего и паче всего требуеть отмины господствовавшаго въ Россіи правила, по которому въ государствъ все должно быть устроено какъ можно прибыльнее для государевой казны, да кромъ того для воровъ, служившихъ государю за жалкія крохи, и, по скудости явнаго вознагражденія ва службу, обиравшихъ всепоглощающую казну. Отъ Крижанича не ускользаетъ нищета, грубость и безнравственность русскаго народа, но онъ видитъ прычину этихъ золъ въ законодательствъ, духѣ и способѣ управленія. Онъ прежде всего требуетъ такого преобразованія, которое бы принесло съ собою иное коренное правило государственнаго строя, правило, совершенно противоположное тому, которое до сихъ поръ господствовало, --

правило, чтобъ какъ можно прибыльнѣе было для народа во всѣхъ отношеніяхъ. Съ превосходнымъ критическимъ взглядомъ на существовавшій въ то время на Руси порядокъ, Крижаничъ соединяетъ и замѣчательно вѣрное разумѣніе смысла русской исторіи предшествовавшаго времени 1).

Нъть сомнънія, что вражда Крижанича къ иноземцамъ, особенно въ немцамъ, переходитъ въ врайность, но и здесь, при всёхъ увлеченіяхъ, нельзя не отдать чести дальновидности Крижанича. Какъ западный словянинъ, Крижаничъ хорошо знаеть, что сдёлали для его соотчичей и соплеменниковъ нъмцы: онъ сграшится, чтобы того же не было и съ Россіею. Онъ сознаетъ превосходство нёмцевъ во многомъ, что касается улучшенія быта и расширенія знаній (впрочемь, помимо той мишуры, которая для болье слабыхъ умовъ, чемъ умъ Крижанича, представлялась чистымъ золотомъ). Но какая польза отъ этого превосходства будетъ для словянъ, если они отдадутся неосмотрительно на волю немцевъ? Ничего-вроме порабощенія. Въ словянской странт, куда наплывуть нтмцы, дъйствительно явится по наружности много лучшаго, чего въ эгой странъ прежде не было; но это лучшее будетъ служить къ пользъ тъхъ же пъмцевъ, а словяне станутъ у нихъ рабочею силою. Крижаничь не видёль и видёть не могъ нигдё примъра, чтобы нъмцы заботились о просвъщении и благосостояніи словянь; напротивь, гдф только они соприкасались со словянами, тамъ всегда старались сдёлать словянъ такъ или иначе своими работниками и покорить ихъ себъ духовно и матеріально. Обезьянническое перениманіе пріемовъ чуждой образованности мало можеть содействовать самобытному развитію духовныхъ силъ народнаго творчества, а еще менже благосостоянію народной массы, которой болье всего добивался Крижаничь. Последующая исторія это и доказала: русскій человъвъ не сдълался менъе невъжественъ, бъденъ и угнетенъ оттого, что Россія наводнилась иноземцами, занимавшими государственныя и служебныя должности, академическія кресла и профессорскія канедры, державшими въ Россіи ремесленныя

<sup>1)</sup> Нельзя не обратить вниманія на то, что критическій умъ Крижанича, въ половин XVII віка, призналь прямо за чистую басню призваніе трекъ братьевь, Рюрика, Синеуса и Трувора, басню, которую и до сихь поръ нівкоторые учение упорно выдають за истину. "Когда, —говорить Крижаничь, —великій богатырь Владимирь сдівлался славень побореніемь своихъ сопротивниковь, а еще славніве принитіємъ христіанской віры, то люди, желая его восхвалить, выдумали эту сказку, чтобы придать ревность его племени". Складъ имени Гостомысла не укрылся оть проницательности Крижанича: "Выдумали, что нівкто умыслиль призвать гостей на Руси; и воть сказочникъ даль призвателю соотвітственное имя: Гостомысль".

мастерскія, фабрики, заводы и магазины съ товарами. Курная изба крестьянина нимало не улучшилась, какъ равно и узкій горизонть крестьянских понятій и свёдёній не расширился оттого, что владелець сделался полу русскимъ человекомъ. убираль свой домь на европейскій образець, изъяснялся чисто по-нъмецки и по французски и давалъ возможность иноземцамъ наживаться въ русскихъ столицахъ насчетъ крестьянскаго труда. Русскій духъ не пріобрёль способности самодёнтельнаго творчества въ области науки, литературы, искусствъ, оттого что въ Россіи были иноземцы и объиноземившіеся русскіе, писавшіе на иноземныхъ языкахъ для иноземцевъ, а не для русскихъ; напротивъ, если эта самоделтельность когдалибо проявлялась, то единственно тогда, когда русскій духъ сколько-нибудь освобождался отъ иноземнаго давленія. Только тогда и русская мысль могла творить что-вибудь имфвшее цвну самобытнаго проявленія человіческаго достоинства. Духовное и матеріальное самоподчиненіе иноземному вліянію не можетъ содъйствовать ни развитію народнаго образованія, ни увеличенію народнаго благосостоянія. Съ другой стороны надобно также признать, что общество, долго стоящее на низкой степени образованности, не можеть иначе двинуться впередь по пути улучшеній, какъ только сближаясь и знакомась съ другими обществами, которыя уже стали выше его. Такимъ образомъ, если, съ одной стороны, для благосостоянія Россіи и ея самобытнаго движенія впередь, ей нужно было избъгать духовнаго и матеріальнаго порабощенія отъ иноземцевъ, то сь другой стороны, для той же цели ей необходимо было сближаться съ иноземцами, знакомиться съ пріемами ихъ быта, потому что только это знакомство могло пробудить въ русскихъ потребность воспитанія и выбора средствъ для достиженія этой потребности. Предстояна довольно скользкая средина; - удержаться на ней составляло сущность мудрости. Крижаничь, какъ мыслитель, не удержался на ней. Крижаничъ впалъ въ односторонность, въ крайность, -скажемъ болье-въ нельпость; но Крижаничь быль правъ въ техъ опасеніяхъ, которыя привели его къ этой нельпости.

Взглядъ Крижанича на старый вопросъ о раздълении цервей стоитъ—по крайней мъръ съ одной стороны—выше обычнаго въ его время отношения къ этому вопросу. До тъхъ порънаписаны были громадныя кучи книгъ въ защиту той и другой церкви, были принимаемы попытки примирить и согласить давния недоумъния: все было напрасно. Крижаничъ требуетътого, чего бы потребовалъ просвъщенный христіанинъ нашего времени. Онъ не разбираетъ предметовъ спора, а подходитъ прямо къ истинной причинъ его. Эта причина — древнее соперничество духовныхъ властей, унаслъдованное еще отъ болье древняго соперничества грековъ и римлянъ, а впослъдствіи сплетшееся съ разными политическими явленіями, давно уже исчезнувшими. Единственный путь къ тому, чтобы эта, чуждая словянамъ въ своемъ источникъ, причина не порождала раздора — безъ всякихъ попытокъ къ формальному соединенію церквей, всегда приводившихъ только къ противному, — уважать объ церкви, какъ равно христіанскія, не поднимать спорныхъ вопросовъ, забыть ихъ, обративъ вниманіе на болье существенное, общее какъ той, такъ и другой церкви. И въ наше время едва ли можно сказать что-нибудь болье благоразумнаго по этому предмету. Тъмъ не менъе однако, Крижаничъ не могъ стать на точку вполнъ безразличнаго отношенія къ христіанскимъ въроисповъданіямъ: онъ все-таки болье всего католикъ, и это въ особенности замътно въ его взглядъ на протестантство, къ которому онъ не можетъ относиться съ равною любовію, какъ къ православію.

Что касается до всесловянской идеи, то ни у кого она не была выражена съ такою любовію и полнотою. Крижаничъ первый искаль будущаго центра словянской взаимности въ Россіи, но вм'єст'є съ темъ онъ не впадаеть въ политическія утопіи, не мечтаеть о всесловянскомъ царств'є подъ московскимъ скипетромъ, не подвигаетъ царя къ нелъпой мысли о завоеваніи словинь, напротивь, хочеть достигнуть этого желаннаго единства путемъ сближенія духовнаго, поставивши племенное начало руководящею нитью, требуя предпочтенія сло-вянь другимь иноземцамь, хочеть, чтобы всё словяне признаваемы были за единый народъ помимо всякихъ различій, условливаемыхъ церковными и государственными связями. Само собою разумвется, нужна была работа выковь, чтобы перевести во всеобщее созвание и приблизить къ осуществлению эту великую идею. Она была еще въ зародышь; ее заглушили надолго печальныя судьбы словянскихъ народовъ, подвергнувшихся, послѣ Крижанича, еще большему порабощенію отъ иноплеменниковъ. Идея эта стала входить въ Іисторическую жизнь только въ XIX вѣвѣ, и скоро уклонилась въ различные пути; какъ неизбѣжно бываетъ со всѣми историческими вадачами. Но какъ бы ни расходились между собою идущіе по этимъ различнымъ путямъ, — обратясь назадъ, они увидятъ въ Крижаничъ своего общаго патріарха, и найдутъ въ его думахъ источникъ для своего примиренія. То, что заявилъ

Крижаничь, остается въ главной своей мысли неизмѣнною истиною: только Россія — одна Россія можеть быть центромъ словянской взаимности и орудіемъ самобытности и цѣлости всѣхъ словянъ отъ иноплеменниковъ, но Россія просвѣщенная, свободная отъ національныхъ предразсудковъ, Россія — сознающая законность племенного разнообразія въ единствѣ, твердо увѣренная въ своемъ высокомъ призваніи и безъ опасенія съ равною любовію предоставляющая право свободнаго развитія всѣмъ особєнностямъ словянскаго міра, Россія предпочитающая жизненный духъ единенія народовъ мертвящей буквѣ ихъ насильственнаго, временнаго сцѣпленія.



## XII.

## царь оедоръ алековевичъ.

Два царствованія первыхъ государей Романова дома были періодомъ господства приказнаго люда, расширенія письмоводства, безсилія закона, пустосвятства, повсемѣстнаго обдирательства работящаго народа, всеобщаго обмана, побѣговъ, разбоевъ и бунтовъ. Самодержавная власть была на самомъ дѣлѣ малосамодержавная: все исходило отъ бояръ и дьяковъ, ставшихъ во главѣ управленія и въ приближеніи къ царю; царь часто дѣлалъ въ угоду другимъ то, чего не хотѣлъ, чѣмъ объясняется то явленіе, что при государяхъ, несомнѣнно честныхъ и добродушныхъ, народъ вовсе не благоденствовалъ.

Еще менте можно было ожидать дъйствительной силы отъ особы, носившей титуль самодержавнаго государя по смерти Алекств Михайловича. Старшій сынь его Өедоръ, мальчикъ четырнадцати лътъ, быль уже пораженъ неизлечимою болтвиью и едва могъ ходить. Само собою разумтется, что власть была у него въ рукахъ только по имени.

Въ царской семь господствоваль раздоръ. Шесть сестеръ новаго государя ненавидъли мачиху Наталью Кирилловну; съ ними за-одно были и тетки, старыя дъвы, дочери царя Михаила; около нихъ естественно собрался кружовъ бояръ; ненависть въ Наталь Кирилловн распространялась на родственниковъ и на сторонниковъ послъдней.

Прежде всёхъ и болёе всёхъ долженъ былъ потериёть Артамонъ Сергеничъ Матвевъ, какъ воспитатель царицы Натальи и самый сильный человекъ въ последніе годы прошлаго царствованія. Его главными врагами,—кроме царевенъ, въ особенности Софіи, самой видной по уму и силъ характера, и женщинъ, окружавшихъ царевенъ-были Милославскіе, родственники царя съ материнской стороны, изъ которыхъ главный быль бояринъ Иванъ Михайловичъ Милославскій, злобившійся на Матвъева за то, что Артамонъ Сергвевичь обличаль передъ царемь его злоупотребленія и довель до того, что царь удалиль его въ Астрахань на воеводство. Съ Милославскими за-одно быль сильный бояринъ оружничій Богданъ Матвевичь Хитрово; и у этого человека ненависть къ Матвъеву возникла оттого, что послъдній указываль, какъ Хитрово, начальствуя Приказомъ Большаго Дворца, вмѣств со своимъ племянникомъ Александромъ обогащался незаконнымъ образомъ насчетъ дворцовыхъ имфній, похищаль въ свою пользу находившіеся у него въ завъдываніи дворцовые запасы и браль взятки съ дворцовыхъ подрядчиковъ. Царь Алексъй Михайловичь быль такой человъкъ, что, отерывая ему правду насчеть боярь, Матвъевъ не могь подвергнуть виновныхъ достойному наказанію, а только подготовиль себ'в непримиримыхъ враговъ на будущее время. У Хитрово была родственница, боярыня Анна Петровна; она славилась своимъ постничествомъ, но была женщина злая и хитрая: она дъйствовала на слабаго и больного царя вмъстъ съ царевнами и вооружала его противъ Матвева; сверхъ того врагомъ Матвъева быль окольничій Василій Волынскій, поставленный въ Посольскій приказъ, человьть малограмотный, но богатый, щеголявшій хлібосольствомъ и роскошью. Созывая къ себів на пиры вельможъ, онъ всеми силами старался возстановить ихъ противъ Матвъева. Наконецъ, могущественные бояре: князь Юрій Долгорукій, государевъ дядька Өедоръ Өедоровичъ Куракинъ, Родіонъ Стрішневъ, также били нерасположены къ Матвъеву.

Гоненіе на Матвѣева началось съ того, что по жалобѣ датскаго резидента Монса Гея, будто Матвѣевъ не заплатилъ ему 500 рублей за вино, —Матвѣева 4 іюля 1676 года удалили отъ Посольскаго приказа и объявили ему, что онъ долженъ ѣхать въ Верхотурье воеводою. Но это былъ только одинъ предлогъ. Матвѣевъ, доѣхавши до Лаишева, получилъ приказаніе тамъ остаться, и здѣсь начался рядъ придирокъ къ нему. Сперва погребовали отъ него какую-то книгу, лечебникъ, писанный цифрами, котораго у него не оказалось. Въ концѣ декабря сдѣлали у него обыскъ и привезли за карауломъ въ Казань. Его обвиняли въ томъ, что, завѣдуя государевою аптекою и подавая царю лекарство, онъ не допи-

валь послё царя остатьовь лекарства. Лекарь Давидь Берловь доносиль на него, что онь вмёстё съ другимь докторомь, по имени Стефаномь, и съ переводчикомъ Спафари, читаль "черную книгу" и призываль нечистыхь духовь. Его донось подтверждаль подъ пытьою холопь Матвева, карликь Захарка, и показываль, что онь самь видёль, какъ, по привыву Матвева, въ комнату приходили нечистые духи и Матвевь съ досады, что карликь видёль эту тайву, прибиль его.

11 іюня 1677 года бояринъ Иванъ Богдановичь Мидославскій, призвавши Матвѣева съ сыномъ въ съѣвжую избу, объявилъ ему, что царь приказалъ лишить его боярства, отписать всв поместья и вотчины въ дворцовымъ селамъ, отпустить на волю всёхъ его людей и людей его сына, и сослать Артамона Сергвения, вмъств съ сыномъ, въ Пустозерскъ. Вследь затемь отправлены были въ ссылку двое братьевъ царицы Натальи Кирилловны, Иванъ и Асанасій Нарышкивы. Перваго обвинили въ томъ, что онъ говорилъ человъку, по фамиліи Орлу, такія двусмысленныя річи: "ты Орель старый, а молодой Орель на заводи летаетъ: убей его изъ пищали, такъ увидишь милость царицы Натальи Кирилловны". Эти слова были объяснены такъ, будто они относились къ царю. Нарышкина присудили бить кнутомъ, жечь огнемъ, рвать клещами и казнить смертью, но царь заминиль это наказаніе въчною ссылкою въ Ряжскъ.

Въ первые годы своего царствованія Оедоръ Алексвевичъ находился въ рукахъ бояръ, враговъ Матввева. Наталья Кирилловна съ сыномъ жила въ удаленіи, въ селв Преображенскомъ, и находилась постоянно подъ страхомъ и въ загонъ. Въ церковныхъ дёлахъ самовольно управлялъ всёмъ патріархъ Іоакимъ, и царъ не въ силахъ былъ воспрепятствовать ему притеснять низложеннаго Никона и отправить въ ссылку царскаго духовника Савинова. Патріархъ Іоакимъ заметилъ, что этотъ близкій къ особъ царя человъкъ настроиваетъ молодого государя противъ патріарха, созвалъ соборъ, обвинилъ Савинова въ безиравственныхъ поступкахъ, и Савиновъ былъ сосланъ въ Кожеезерскій монастырь; царь долженъ былъ повориться.

Политика Москвы въ первыхъ годахъ Өедорова царствованія обращалась главнымъ образомъ на малороссійскія дёла, которыя впутали Московское Государство въ непріязненныя отношенія къ Турціи. Чигиринскіе походы, страхъ, внушаемый ожиданіемъ нападенія хана въ 1679 г., требовали напряженныхъ мёръ, отзывавшихся тягостно на народё. Цё-

лые три года всв вотчины были обложены особымъ налогомъ по полтинъ съ двора на военныя издержки; служилые люди не только сами должны были быть готовы на службу, но и ихъ родственники и свойственники, а съ каждыхъ двадцати-пяти дворовъ ихъ имфейй они должны были поставлять по одному конному человъку. На юго-востокъ происходили столкновенія съ кочевыми народами. Еще съ начала царствованія Алекстя Михайловича, калмыки, подъ начальствомъ своихъ тайщей, то дълали набъги на русскія области, то отдавались подъ власть русскаго государя и помогали Россіи противъ крымсвихъ татаръ. Въ 1677 году вспыхнула ссора между калмыками и донскими казаками; правительство приняло сторону калмыковъ и запрещало казакамъ безпокоить ихъ; тогда главный калмыцкій тайша или хань, Аюка, сь другими подначальными ему тайшами подъ Астраханью даль русскому царю шертную грамоту, по которой объщался отъ имени всёхъ калмыковъ находиться навсегда въ подданствъ московскаго государя и воевать противъ его недруговъ. Но такіе договоры не могли имъть надолго силы; донскіе казаки не слушали правительства и нападали на калмыковъ, отговариваясь темъ, что калмыки первые нападали на казачьи городки, брали въ плънъ людей, угоняли скотъ. Калмыки съ своей стороны представляли, что миръ нарушенъ казаками, царскими людьми, а потому и шерть, данная царю, уже потеряла силу, и отказывались служить царю. Аюка сталь переговариваться и дружить съ крымскимъ ханомъ, а его подчиненные нападали на русскія поселенія. Предёлы западной Сибири безпокоили башвиры, а далбе, оволо Томска, дёлали набёги киргизы. Въ восточной Сибири возмутились якуты и тунгусы, платившіе ясакъ, выведенные изъ терпвнія грабительствами и насиліями воеводъ и служилыхъ людей, но были укрощены.

Во внутреннихъ дѣлахъ сначала происходило мало новаго <sup>1</sup>), подтверждались или расширались распораженія предыдущаго царствованія <sup>2</sup>). Въ народѣ не утихало волненіе, воз-

<sup>1)</sup> Такъ между прочимъ издано было ивсколько распоряженій относительно вотчинь; запрещено было давать вотчины и помістья церквамь въ 1677 году.

<sup>2)</sup> Еще до ссылки Матввева расширена была привилетія, данная при Алексвв Михайловичв серебряныхь діль мастеру Ножевникову на исканіе серебряной, золотой и мідной руды. Ножевниковь съ товарищами нісколько літь уже скитался по сівернымь краямь и не нашель руды. Теперь ему дозволено было искать руду, дорогіе вамни и всякія ископаемыя богатства на Волгів, Камів и Оків. Видно, что правительство очень занимала мысль отисканія металловь. Нелишнимъ считаемъ также упомянуть о подтвержденіи указа царя Алексів Михайловича, чтобы не посилать въ

бужденное расколомъ, напротивъ, все болѣе и болѣе принимало широкій размѣръ и мрачный характеръ. Фанатики заводили пустыни, завлекали туда толпы народа, поучали его не ходить въ церковь, не креститься тремя перстами, толковали, что приближаются послѣднія времена, наступаетъ царство антихриста, скоро затѣмъ міръ сей постигнетъ конецъ, и теперь благочестивымъ христіанамъ ничего не остается, какъ отрекаться отъ всѣхъ прелестей міра и добровольно идти на страданіе за истиную вѣру. Такія пустыни появлялись во многихъ мѣстахъ на сѣверѣ, на Дону, но особенно въ Сибири. Воеводы посылали разгонять ихъ, но фанатики сами сожигались, не допуская къ себѣ гонителей и въ этомъ случаѣ оправдывали себя примѣромъ мучениковъ, особенно св. Манеоы, которая сожглась, чтобъ не поклониться идоламъ 1).

Въ 1679 году царь Өедоръ Алексвевичь, уже достигшій семнадцатильняго возраста, приблизиль въ себъ двухъ любимцевъ: Ивана Максимовича Языкова и Алексвя Тимооеевича Лихачева. Это были люди ловкіе, способные и, сколько можно заключить по извёстнымъ намъ событіямъ, добросовёстные. Языковъ быль назначенъ постельничьимъ. Молодой царь, воспитанный Симеономъ Полоцкимъ, былъ любознателенъ, посъщаль типографію и типографскую школу, любиль читать в поддавался мысли своего учителя Симеона образовать высшее училище въ Москвъ. Мало-по-малу становится вамътнье усиление правительственной дъятельности. Изданъ рядъ распоряженій, прекращавшихъ злоупотребленія и запутанность въ дёлахъ по владёнію вотчинами и пом'єстьями. Тавъ, напр., вошло въ обычай, что владелецъ вотчины продаваль или передаваль другому-родственнику или же чужому по крови, послъ себя свое имъніе, съ условіемъ,

Москву рыбу, меньше указанной мітры, а мелкую недорослую рыбу велітно бросать обратно въ ріку, чтобы не "перевести заводу". Распоряженіе это замітательно тімь, что новазываеть заботливость правительства о сбереженій рыбы, важной отрасли ховяйства.

<sup>1)</sup> Въ Тобольскомъ уёздё, напр.. чернецъ Данило съ единомишленниками завель пустинь, куда набралось до трехсотъ душъ обоего пола. Двё черници и двё дёвки всенародно бёсновались, бились о землю, кричали, чтовидять Пресвятую Богородицу, которая повелёваетъ имъ убёждать людей, чтобъ не крестились тремя перстами, не ходили въ церковь, не поклонялись четирехконечному кресту, который есть не что иное какъ антехристова печать. Данило всёхъ приходящихъ и старыхъ и малыхъ постригалъ въ монашество и убёждалъ не допускать къ себё ратныхъ людей, но самимъ предать себя сожженію; съ этою цёлью они заранёе приготовили смолы, пеньки, бересту и, услышавши, что тобольсьій воевода послалъ протявъ нихъ отрядъ, сожглись въ своихъ избахъ. Ихъ примёръ увлекъ другихъ къ такому же изувёрскому подвигу.

чтобы тотъ содержалъ его вдову и дътей или родственниковъ -обывновенно лицъ женскаго пола, напр., дочерей или племянницъ; получившій вотчину обязанъ быль выдавать замужъ тавихъ девицъ какъ бы родныхъ сестеръ своихъ. Но такія условія не исполнялись и по этому поводу состоялся законъ отбирать такія вотчины, если владёлець не исполнить условія, на которомъ получиль вотчину, — и отдавать ихъ прямымъ обойденнымъ наслъдникамъ. Бывали еще такія влоупотребленія: мужья насиліями и побоями принуждали женъ своихъ продавать и закладывать ихъ собственныя вотчины, полученныя въ приданое при выходъ замужъ. Постановлено было не записывать въ помъстномъ приказъ, какъ дълалось до того времени, такихъ актовъ, которые совершались мужьями отъ имени женъ безъ ихъ добровольнаго согласія. Ограждены были также вдовы и дочери, получавшія послів мужьевь и отцовъ прожиточныя имінія, которыя у нихъ нерідко отнимали наследники. Въ это время вообще заметно желаніе, чтобы вотчивы не выходили изъ рода владёльцевъ, и потому запрещалось впредь отдавать по духовнымъ вотчины мимо прямыхъ наслёдниковъ, а также и дарить ихъ въ чужія руки. Самыя помъстья подчинались тому же родовому началу: было постановлено, чтобы выморочныя поместья давались только родственникамъ, хотя бы и дальнимъ, прежнихъ владёльцевъ. Родственнивъ имълъ право законно искать возвращенія себь помъстьевъ, поступившихъ въ чужой родъ. Такимъ образомъ помъстное право почти исчезло и переходило въ вотчинное. Сынъ считаль себя въ правъ просить правительство дать ему помъстье или какую-нибудь награду, следовавшую его отцу за службу, если отецъ не успълъ ее получить.

Въ ноябръ того же 1679 года уничтожилось нъвогда важное званіе губныхъ стагость и цъловальниковъ. Повсемъстно вельно было сломать губныя избы и вст уголовныя дъла передавались въдънію воеводъ; вмъстъ съ тъмъ уничтожались разныя мельія подати на содержаніе губныхъ избъ, тюремъ, сторожей, налачей, издержва на бумагу, чернила, дрова и пр. Тогда же были уничтожены особые сыщиви, присылаемие изъ Москвы по уголовнымъ дъламъ, сборщики, также прі- взжавшіе изъ Москвы, горододъльцы и привазчиви разныхъ наименованій: ямсьіе, пушкарсьіе, засъчные, осадные, у житницъ головы и пр. Вст ихъ обязанности сосредоточивались въ рукахъ воеводъ. Правительство, въроятно, имъло цълью упростить управленіе и избавить народъ отъ содержанія многихъ должностныхъ лицъ.

Въ мартъ 1680 года предпринято было межеваніе вотчинныхъ и помъщичьную земель — важное предпріятіе, которое вызывалось желаніемъ прекратить споры по поводу рубежей, доходившіе очень часто до дракъ между крестьянами спорившихъ сторонъ, а иногда и до смертоубійства. Всъмъ помъщикамъ и вотчинникамъ предписано объявить о числъ имъющихся у нихъ крестьянскихъ дворовъ. Относительно самихъ крестьянъ не было сдълано важныхъ измъненій въ законодательствъ, но изъ дълъ того времени видно, что крестьяне почти уже окончательно сравнялись съ холопами по своему положенію, хотя все-таки юридически отличались отъ послъднихъ тъмъ, что въ крестьяне поступали по судной, а въ холопы по кабальной записи. Тъмъ не менъе, владълецъ не только бралъ своихъ крестьянъ въ дворовые, но даже бывали случаи, когда продавалъ вотчинныхъ крестьянъ безъ земли.

Лътомъ 1680 года царь Өедөръ Алексвевичъ увидълъ на крестномъ ходъ дъвицу, которая ему понравилась. Онъ поручиль Язывову узнать вто она, и Языковъ сообщиль ему, что она дочь Семена Оедоровича Грушецкаго, по имени Агаоья. Царь, не нарушая дедовскихь обычаевь, приказаль созвать толцу девицъ и выбралъ изъ нихъ Агаоью. Бояринъ Милославскій пытался разстроить этоть бракь, черниль царскую невъсту, но не достигъ цъли и самъ потерялъ вліяніе при дворъ. 18 іюля 1680 года царь сочетался съ нею бракомъ. Новая царица была незнатнаго рода и, какъ говорять, по происхожденію полька. При двор' московском стали входить польскіе обычан, начали носить кунтуши, стричь волосы попольски и учиться польскому языку. Самъ царь, воспитанный Симеономъ Ситіяновичемъ, зналъ по-польски и читалъ польскія книги. Языковъ послѣ царскаго брака получиль санъ окольничаго, а Лихачевъ заступилъ его мъсто въ званіи постельничаго. Кромъ того, приблизился въ царю молодой внязь Василій Васильевичь Голицынь, впоследствій игравшій важнёйшую роль въ Московскомъ Государствъ.

Заключенный въ это время миръ съ Турцією и Крымомъ хотя и не былъ блистателенъ, но по крайней мѣрѣ облегчалъ народъ отъ тѣхъ усилій, которыхъ требовала продолжительная война, и потому былъ принятъ съ большою радостью. Правительство обратилось къ внутреннимъ распоряженіямъ и преобразованіямъ, которыя показываютъ уже нѣкоторое смягченіе нравовъ. Такъ, еще въ 1679 году былъ составленъ, но потомъ повторенъ въ 1680 и, вѣроятно, приведенъ въ исполненіе законъ, прекращавшій варварскія казни отсѣченія рукъ и

ногь и замёнявшій ихъ ссылкою въ Сибирь. Въ нёкоторыхъ случаяхъ позорное наказаніе кнутомъ замёнилось пенею, какъ, напр., за порчу межевыхъ знаковъ или за корчемство. Въ челобитныхъ, подаваемыхъ царю, запрещалось раболёпное выраженіе: чтобы царь умилосердился "какъ Богъ"; запрещалось простымъ людямъ при встрёчё съ боярами вставать съ лошадей и кланяться въ землю. Для распространенія христіанства между магометанами въ май 1681 года постановлено было отобрать крестьянъ христіанской вёры отъ татарскихъ мурзъ, но оставлять имъ по прежнему власть надъ ними, если они примутъ христіанство; да сверхъ того положено поощрять принимавшихъ крещеніе инородцевъ деньгами.

Межеваніе земель, предпринятое въ прошломъ году, не только не достигало пъли прекращенія дракъ по поводу границъ владеній, но еще усиливало ихъ, потому что пока оно еще не было окончено, то возбуждало новые вопросы о границахъ; до правительства доходили слухи о безчинствахъ, которыя дёлали вотчинники и помёщики, о нападеніяхъ ихъ другъ на друга и убійствахъ. Въ мав 1681 года изданъ быль законь объ отнятіи спорныхь земель у тёхь владёльцевь, которые начнуть самоуправства и будуть посылать своихъ крестьянь на драку, и о строгомъ наказаніи крестьянь, если они безъ въдома владъльцевъ станутъ драться между собою за границы; велёно было также ускорить дёло размежеванія и умножить число межевщиковъ, выбираемыхъ изъ дворянъ и называемыхъ писцами. Вмѣсто того, чтобы по старому обычаю предоставить имъ брать такъ называемые кормы съ обывателей, имъ назначено было денежное жалованье, деньга съ четверти земли, а другая деньга давалась подъячему съ твми, которые съ нимъ были для подмоги.

Въ іюль того же года вышло два важныхъ распоряженія: были уничтожены откупа на винную продажу и на таможенные сборы. Поводомъ въ этому измѣненію было то, что порядокъ отдачи на откупъ велъ за собою безпорядки и убытки казнѣ; откупщики винной продажи перебивали другъ у друга барыши и пускали дешевле свое вино, стараясь одинъ другого подорвать. Вмѣсто откуповъ опять введены были вѣрные головы и цѣловальники, выбранные изъ торговыхъ и промышленныхъ людей. Для избѣжанія безпорядковъ запрещались вообще изъятія и особыя права на домашнее производство хмѣльныхъ напитковъ, исключая помѣщиковъ и вотчинниковъ, которымъ позволялось приготовлять ихъ, но только внутри своихъ дворовъ и никакъ не на продажу.

Среди всѣхъ этихъ заботъ правительства умерла царица Агаеья (14 іюля, 1681 года) отъ родовъ, а за нею и новорожденний младенецъ, крещенный подъ именемъ Иліи.

Не знаемъ, какъ подъйствовало на болъзненнаго это семейное несчастіе, но діятельность законодательная и учредительная не пріостанавливалась. Важное діло межеванія встрвчало большія затрудненія: поміжшики и вотчинники жаловались на писцовъ, которымъ было поручено межеваніе, а писцы, которые были также изъ помещиковъ, на землевладъльцевъ; такимъ образомъ правительство должно было отправлять еще особыхъ сыщиковъ для разбирательства споровъ между владельцами земель и межевщивами, и грозило темь и другимь потерею половины ихъ поместій; другая половина отдавалась женв и детямь виновнаго. Сделаны были измененія въ порядке приказнаго делопроизводства: всв уголовныя двла, которыя производились частью въ Земскомъ приказъ, а иногда и въ другихъ, вельно было соединить въ одномъ Разбойномъ приказъ; Холоній приказъ быль уничтожень вовсе и всё дёла изъ него перенесены были въ Судный приказъ. Наконецъ затевалось важное составленія дополненій къ Уложенію и по всёмъ приказамъ вельно было написать статьи по такимъ случаямъ, которые не были приняты во вниманіе Уложеніемъ.

Въ дерковномъ быту совершались важныя преобразованія. Былъ созванъ церковный соборъ, одинъ изъ важныхъ въ русской исторіи. На этомъ соборѣ (какъ на Стоглавомъ и другихъ) отъ имени царя дѣлались предложенія или вопросы, на которые слѣдовали соборные приговоры. Возникла потребность основанія новыхъ епархій, особенно въ виду того, что вездѣ умножались "церковные противники". Правительство предлагало завести у митрополитовъ подначальныхъ имъ еписконовъ, но соборъ нашелъ такой порядокъ неумѣстнымъ, опасаясь, что отъ этого между архіереями будутъ происходить распри о сравнительной ихъ "высости". Соборъ предпочелъ другую мѣру: учредить въ нѣкоторыхъ городахъ особыя независимыя епархіи. Такимъ образомъ были основаны архіепископства въ Сѣвскѣ¹), въ Холмогорахъ²), въ Устюгѣ³), въ Енисейскѣ; вятская епископія возвышена была въ архіепископію; назначены были епи-

<sup>1)</sup> Города Съвскъ, Трубчевскъ, Путивль, Рыльскъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Холмогоры, Архангельскъ, Мезень, Кевроль, Пустозерскъ, Пинега, Вага съ пригородами.

<sup>\*)</sup> Устюга, Сольвичегодскъ, Тотьма съ пригородами.

скопы: въ Галичъ, Арзамасъ, Уфъ, Танбовъ (Тамбовъ)¹), Воронежъ ²), Болховъ ³) и въ Курскъ. На содержаніе новыхъ архіерействъ отводились разные монастыри съ ихъ вотчинными крестьянами и со всъми угодьями. Со стороны царя было сдълано указаніе на отдаленныя страны Сибири, гдъ пространства такъ велики, что отъ епархіальнаго города надобно ъхать цълый годъ и даже полтора, и эти страны легко дълаются убъжищемъ противниковъ церкви; но соборъ не ръшился тамъ учреждать епархій "малолюдства ради христіанскаго народа", а ограничился постановленіемъ посылать туда архимандритовъ и священниковъ для наученія въ въръ.

По вопросу о противодъйствіи расколу соборъ, не имъя въ рукахъ матеріальной силы, главнымъ образомъ предавалъ это дело светской власти; вотчинники и помещики должны извёщать архіереевь и воеводь о раскольничьих в сходбищахъ и мольбищахъ, а воеводы и приказные люди будутъ посылать служилыхь людей противь тёхь раскольниковь, которые окажутся непослушными архіереямъ. Сверхъ того соборъ просиль государя, чтобъ не давались никакія грамоты на основаніе новыхъ пустынь, въ которыхъ обыкновенно служили по старымъ книгамъ; вмъсть съ тъмъ вельно уничтожить въ Москвъ палатки и анбары съ иконами, называемыя часовнями, въ которыхъ священники совершали молебны по старымъ книгамъ, а народъ стекался туда толиами, вмёсто того, чтобы ходить въ церкви и слушать литургію; наконецъ постановлено было устроить надворъ, чтобъ не продавались старопечатныя книги и разныя писанныя тетрадки и листочки съ выписками изъ св. писанія, которыя были направлены противъ господствующей церкви въ защиту старообрядства и сильно поддерживали расколъ.

На этомъ же церковномъ соборѣ было обращено вниманіе на давнія безчинства, противъ которыхъ напрасно вооружались прежніе соборы: запрещалось монахамъ шататься по улицамъ, въ монастыряхъ держать крѣпкіе напитки, разносить по кельямъ нищу, устраивать пиры. Замѣчено было, что черницы во множествѣ по домамъ сидѣли, по перекресткамъ, и просили милостыню; большая часть ихъ даже никогда не жила въ монастыряхъ, ихъ постригали въ домахъ и онѣ оставались въ міру, нося черное платье. Такихъ черницъ велѣно было собрать и устроить для нихъ монастыри изъ нѣкоторыхъ, быв-

<sup>1)</sup> Танбовъ, Козловъ, Доброе Городище съ пригородами.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Воронежъ, Елецъ, Романовъ, Орловъ, Костянскъ, Коротоявъ, Усмань и пр. Сюда былъ назначенъ епископомъ св. Митрофанъ.

з) Болховь, Мценскъ, Карачевъ, Кромы, Орелъ, Повосиль.

шихъ прежде мужескими. Монахинямъ запрещалось самимъ управлять монастырскими вотчинами, а это дёло поручалось назначеннымъ отъ правительства старикамъ, дворянамъ. Запрещалось въ домовыхъ церквахъ держать вдовыхъ священниковъ, потому что, какъ замъчено было, они веди себя безчинно. Обращено было внимание на нищихъ, которыхъ тогда накопилось повсюду чрезвычайное множество; они нетолько не давали никому проходу по улицамъ, но съ криками просили подаянія въ церквахъ во время богослуженія. Ихъ велено было разобрать, и техъ, которые окажутся больными, содержать насчеть царской казны, "со всякимь довольствомь", а ленивыхъ и здоровыхъ принудить къ работе. Дозволено было посвящать священниковъ въ православные приходы, находившіеся во владеніяхъ Польши и Швеціи, но только съ темь, если последуеть объ этомь просьба оть прихожань съ надлежащими документами и съ грамотами отъ своего правительства. Это правило было важно въ томъ отношении, что подавало поводь русской церкви вмёшиваться въ духовныя дъла сосъдей 1).

Въ томъ же ноябрѣ 1681 года состоялся указъ о созваніи собора служилыхъ людей для "устроенія и управленія ратнаго дѣла". Въ самомъ указѣ было обращено вниманіе на то, что въ прошедшія войны непріятели Московскаго Государства показали "новые въ ратныхъ дѣлахъ вымыслы", посредствомъ которыхъ одерживали верхъ надъ московскими ратными людьми; надлежало разсмотрѣть эти "нововымышленныя непріятельскія хитрости" и устроить войско такъ, чтобы въ военное время оно могло вести борьбу противъ непріятеля.

Соборъ собрался въ январѣ 1682 года. Выборные люди съ перваго же раза выразили сознаніе необходимости ввести европейское раздѣленіе войска на роты, вмѣсто сотенъ, подъ начальствомъ ротмистровъ и поручиковъ, вмѣсто сотенныхъ головъ. Вслѣдъ затѣмъ выборные люди подали мысль уничтожить мѣстничество, чтобы всѣ, какъ въ приказахъ, такъ и въ полкахъ и въ городахъ, не считались мѣстами, и поэтому всѣ такъ-называемые "разрядные случаи" искоренить, дабы они не служили поводомъ къ помѣхѣ въ дѣлахъ.

<sup>4)</sup> На сборъ этомъ било замъчено, что Риза Господия, присланная при натріархъ Филареть изъ Персіи, била разръзана на кусочки, которые хранились въ разнихъ мъстахъ въ ковчегахъ: вельно было всъ эти кусочки собрать и держать въ одномъ ковчегь въ Успенской церкви. Въ Благовъщенскомъ соборъ било много частицъ мощей въ небрежении: вельно било большую часть ихъ раздать по монастырямъ и церквамъ, остальныя же хранить за царскою печатью, а въ великую пятницу, какъ прежде и дълалось, приносить для омовенія въ Успенскій соборъ.

Мы не знаемъ навърно, сами ли выборные люди по своему усмотрвнію сдвлали это предложеніе, или мысль эта была внушена имъ отъ правительства, во всякомъ случав мысль эта достаточно созрѣла въ то время, потому что во все продолженіе предшествовавшихъ войнъ, по царскому повельнію, всв были безъ месть, а въ посольскихъ делахъ местничество уже давно было устранено. За два года передъ твиъ состоялся увазъ, которымъ постановлялось устранить всякое мъстничанье въ крестныхъ ходахъ: въ этомъ указъ было сказано, что уже и прежде въ такихъ случаяхъ между служилыми людьми не наблюдалось мъстничество, но въ послъднее время стали являться челобитныя съ указаніемъ разныхъ прежнихъ случаевъ; поэтому-то на будущее время сочтено было необходимымъ поставить правиломъ, чтобы такихъ челобитныхъ болве не было подъ страхомъ наказанія. Такимъ образомъ, обычай считалься мъстами самъ собою уже выходиль изъ употребленія; служилые люди привыкли обходиться безъ мъстничества; только немногіе приверженцы старыхъ предразсудковъ хватались за разрядные случаи для удовлетворенія своего тщеславія и докучали этимъ правительству. Оставалось только юридически уничтожить мёстничество, чтобы на будущее время оно не вошло опять въ силу. Царь представиль этотъ вопросъ на обсуждение патріарха съ духовенствомъ и бояръ съ думными людьми. Духовенство признало містническій обычай, противный христіанству, Божьей заповёди о любви, источникомъ зла и вреда для царственныхъ дълъ; бояре и думные люди прибавили, что слъдуетъ всё разрядные случаи искоренить совершенно. На основанія такого приговора царь приказаль сжечь всё разрядныя книги, дабы впередъ никто не могъ считаться прежними случаями, возноситься службою своихъ предковъ и унижать другихъ. Книги были преданы огню въ сеняхъ царской передней палаты, въ присутствии присланныхъ отъ патріарха митрополитовъ и епископовъ и назначеннаго для этого дёла отъ царя бозрина Михаила Долгорукова и думнаго дъяка Семенова. Всъ, у кого въ домахъ были списки съ этихъ книгъ и всякія письма, относившіяся къ містническимъ случанімь, должны были доставлять въ разрядъ, подъ страхомъ царскаго гивва и духовнаго запрещенія. Затёмъ вмёсто разрядныхъ мъстническихъ книгъ вельно было въ разрядъ держать родословную книгу и составить новую для такихъ родовъ, которыене записаны были въ прежней родословной книгъ, по которымъ члены значились въ разной царской службъ; всьмъ позволено было держать у себя родословныя вниги, но уже онв не имвли

значенія при отправленіи служебных обязанностей <sup>1</sup>). Несмотря на уничтоженіе містничества, тогдашнее правительство не думало, однако, лишать служилых людей отличій по знатности их положенія. Такимъ образомъ установлялись правила, какъ слідуеть каждому сообразно своему чину іздить по городу: бояре, окольничіе и думные люди могли, напр., іздить въ каретахъ и саняхъ въ обывновенные дни на двухъ лошадяхъ, въ праздники на четырехъ, а на свадьбахъ на шести; другимъ же, ниже ихъ чиномъ, (спальникамъ, стольникамъ, стряпчимъ, дворянамъ) дозволялось зимою іздить въ саняхъ на одной лошади, а лістомъ верхами. Подобно тому же являться ко двору дозволено было сообразно чину.

Предстояло еще одно важное преобразованіе: въ декабрѣ 1681 года послёдоваль указъ: прислать въ Москву выборныхъ людей торговаго сословія со ксёхъ городовъ (кромѣ сибирскихъ), а также изъ государевыхъ слободъ и селъ "для уравненія людей всякаго чина въ платежѣ податей и въ отправленіи выборной службы". Но этотъ соборъ, сколько намъ извѣстно, не состоялся.

Царь между тёмъ день ото дня ослабёвалъ, но ближніе его поддерживали въ немъ надежду на выздоровленіе ѝ онъ вступилъ въ новый бракъ съ Мареой Матвёевной Апраксиной, родственницей Языкова. Первымъ послёдствіемъ этого союза было прощеніе Матвёева.

Сосланный бояринъ нѣсколько разъ писалъ царю изъ ссилки челобитныя, оправдывая себя отъ ложно взведенныхъ на него обвиненій, просилъ ходатайства патріарха, обращался къ разнымъ боярамъ и даже къ своимъ врагамъ; такъ, напр., онъ писалъ къ злѣйшему изъ своихъ враговъ Богдану Матвѣевичу Хитрово, убѣждалъ воспомянуть прежнюю милость его къ нему и "работишку его", Матвѣева, поручалъ просить отомъ же боярыню Анну Петровну, которая, какъ мы сказали,

<sup>1)</sup> Тогда же быль, вёроятно, составлень проекть, по которому бояре, окольничіе и думные люди разділялись на степени, не по роду, а по занимаемимь ими містамь. Такимь образомь боярамь давались разныя названія: однимь по городамь, надъ которыми ихъ назначали намістниками (напр., намістникь астраханскій занималь между намістниками четвертое місто по важности города, а между боярами вообще одинадцатую степень; псковскій—между намістниками пятое місто, между боярами тринадцатую степень; смоленскій—между намістниками пестое місто, между боярами одинадцатую степень и т. д.), другимь чины, переведенные съ греческаго языка и заимствованные изъ византійской придворной жизня, напр., боляринь надъ піхотою, боляринь надъ конною ратью, боляринь и дворецкій и т. д. Въ этомь проекті, не приведенномь въ исполненіе віроятно за смертью царя Федора, видінь зародыть той чиновничьей лістницы, которую создаль Петръ табелью о рангахъ.

постоянно влеветала на Матвъева: "Я-писалъ онъ изъ Пустозерска-въ такое мъсто посланъ, что и имя его настоящее Пустозерскъ: ни мяса, ни калача кунить нельзя; хлъба на двъ денежки не добудешь; одинъ борщъ ъдятъ, да муки ржаной по горсточкъ прибавляють, и такъ дълають только достаточные люди; не то, что купить, именемъ Божьимъ милостыни выпросить не у кого, да и нечего. А у меня, что по милости государя не было отнято, то все водами, горами и переволоками потоплено, растеряно, раскрадено, разсынано, выточено... "Въ 1680 году, послъ бракосочетанія царя съ Грушецкою, Матвъева въ видъ облегченія перевели въ Мезень съ сыномъ, съ учителемъ сына шляхтичемъ Поборскимъ и прислугою, всего до 30 человъкъ, давали ему 156 рублей жалованья, и, кромъ того, отпускали хлъбнаго верна, ржи, овса, ячменя. Но это мало облегчило его участь. Умоляя снова государя даровать ему свободу, Матвевъ писаль, что такимъ образомъ "будетъ на день намъ холопемъ твоимъ и сиротамъ нашимъ по три денежки. " "Церковные противникиписаль Матвъевь въ томъ же письмъ — Аввакумова жена и дъти получаютъ по грошу на человъка, а малые по три денежки, а мы, холопи твон, не противники ни церкви, ни вашему царскому повельнію". Впрочемь, мезенскій воевода Тухачевскій любиль Матвівева и старался чімь только могь облегчить судьбу сосланнаго боярина. Главный недостатокъ состояль въ томъ, что въ Мезени трудно было доставать хльба. Жители питались дичью и рыбою, которыя были тамъ въ большомъ изобиніи, но отъ недостатка хлеба свиренствовала: тамъ пынга.

Въ январъ 1682 года, какъ только царь объявиль своей невъстой Мареу Апраксину, отправлень быль капитанъ стремянного полка Иванъ Лишуковъ въ Мезень съ указомъ объявить боярину Артамону Сергъевичу Матвъеву и сыну его, что государь, признавъ ихъ невинность, приказалъ вернуть ихъ изъ ссылки, возвратить имъ дворъ въ Москвъ, подмосковныя и другія вотчины и пожитки, оставшіеся за раздачею и продажею; пожаловалъ имъ въ вотчину изъ дворцовыхъ селъ Верхній Ландехъ съ деревнями (въ суздальскомъ уъздъ), и приказалъ свободно отпустить боярина съ сыномъ въ городъ Лухъ, давши имъ подорожную и ямскія подводы, а въ Лухъ дожидаться новаго царскаго указа. Этой милостью Матвъевъ былъ обязанъ просьбъ царской невъсты, которая была его крестница. Хотя царь и объявилъ, что признаетъ Матвъева совершенно певиннымъ и ложно оклеветаннымъ, хотя передъ

освобожденіемъ Матвѣева велѣлъ отправить въ ссылку одного изъ его клеветниковъ, врача Давида Берлова, но не рѣшился, однако, возвратить боярина въ Москву:—очевидно, препятствовали царскія сестры, ненавидѣвшія Матвѣева, и молодая царица не имѣла еще настолько силы, чтобы привести царя къ такому поступку, который бы до крайности раздражилъ царевенъ. Тѣмъ не менѣе, однако, молодая царица въ короткое время пріобрѣла столько силы, что примирила царя съ Натальей Кирилловной и царевичемъ Петромъ, съ которыми, по выраженію современника, у него были "неукротимыя несогласія". Но недолго пришлось царю жить съ молодою женою. Черезъ два мѣсяца съ небольшимъ послѣ своей свадьбы, 27 апрѣля 1682 года, онъ скончался, не достигши 21 года отъ рожденія.





## XIII.

## ЦАРЕВНА СОФЬЯ.

Событія, послідовавшія по смерти царя Өедора, різко бросаются въ глаза своимъ несходствомъ съ прежними явленіями исторической жизни въ Россіи. Во главъ правленія стала дъвица, -- событіе небывалое до того времени на Руси. Но не слёдуеть видёть въ немъ признака коренного измёненія понятій, господствоващихъ въ Россіи; событіе это совершилось само собою вследствіе того, что царская семья очутилась въ такихъ условіяхъ, въ какихъ не была прежде. Царскія дочери до тъхъ поръ жили затворницами, никъмъ не видимыя, кромъ близвихъ родственнивовъ, и не смеди даже появляться публичво. Это зависило, главнымъ образомъ, отъ того монашескаго взгляда, который господствоваль при московскомъ дворъ и дошель до высшей степени силы при Романовыхъ. Боязнь граха, соблазна, искушенія, суеварный страхь порчи, изглаза, - все это заставляло держать царевенъ взаперти. Величіе ихъ происхожденія не допускало отдачи ихъ въ замужество за подданныхъ, а отдавать ихъ за иностранныхъ принцевъ было трудно, потому что тогдашнее благочестіе приходило въ соблазнъ при мысли о брачномъ союзъ съ неправославными. Надобно замътить, что вообще уединеніе женщинъ, а въ особенности дівиць, господствовавшее въ высшемь классь московскихъ людей, исходило не изъ народныхъ обычаевъ и не было тъмъ гаремнымъ положениемъ женскаго пола, на которое онъ осужденъ на Востокъ; оно происходило изъ опасенія гръха и соблазна, истекало изъ того благочестія, которое считало монашество высшимъ богоугоднымъ образцомъ жизни и признавало нравственнымъ долгомъ каждой христіанской души приближаться къ этому образцу 1). Теремное удаленіе женщинъ отъ общества могло быть то строже, то слабе, смотря по тому. въ какой степени кругъ, въ которомъ онъ жили, подчинялся такому монашескому взгляду. Гдв болве было желанія, чтобъ домъ походиль на монастырь, тамъ отъ женщины, ради сохраненія ея ціломудрія, не только тілеснаго, но и душевнаго, требовали строгаго затворничества; гдф, напротивъ того, меньше къ этому стремились, тамъ женщина была менъе связана. Притомъ же умъ всегда очень уважался на Руси; и умной личности женскаго пола не трудно было заявить себя, если только въ томъ семейномъ кругу, въ которомъ она находилась, ослабнутъ связывавшія ее путы монашескихъ приличій. Дочери царей Михаила Өедоровича и Алексвя Михайловича, людей крайне набожныхъ и строго соблюдавшихъ всякую мелочную обрядность благочестія, естественно были осуждены на теремное заключение при жизни своихъ отдовъ, и выходили только въ дерковь. Постоянный строгій надзоръ тягот вль надъ ними. Но со смертью Алексъя Михайловича этотъ надзоръ прекратился. Мачихи онъ не терпъли и притомъ не считали себя нравственно обязанными повиноваться еще слишкомъ молодой женщинъ. Старшій брать Өедорь быль вь такомь состояніи, что не только не могъ присматривать надъ сестрами, а самъ нуждался въ присмотръ и уходъ; другой братъ, Иванъ, былъ молодъ и слабоуменъ, о Петръ и говорить нечего: онъ былъ еще ребеновъ. Шесть царевенъ очутились на полной свободь, могли вести себя, какъ угодно; по ихъ сану никто изъ подданныхъ не смълъ имъ перечить. Нъкоторыя изъ нихъ воспользовались своей свободой только для того, чтобы нарядиться въ польское платье или же для того, чтобы заводить любовныя связи; третья изъ нихъ по возрасту, Софья, хотя также вела далеко не постную жизнь, но отличалась отъ другихъ замъчательнымъ умомъ и способностями. Она болъе своихъ сестеръ приблизилась въ Өедору, и почти не отходила отъ него, когда онъ страдалъ своими недугами; такимъ образомъ, она пріучила бояръ, являвшихся къ царю, къ своему присутствію, сама привыкла прислушиваться къ разговорамъ о государственныхъ дёлахъ и, въроятно, до извъстной степени уже участвовала въ нихъ при своемъ передовомъ умъ. Ей было тогда за 25 лътъ. Иностранцамъ она казалась вовсе некрасивою и отличалась тучностью, но последняя на Руси считалась красотою въ женщине.

<sup>1)</sup> Отъ этого женщина пожилая свободно обращалась въ обществъ, и если была умна, то пользовалась даже нъкоторымъ значеніемъ.

Смерть царя Өедора съ перваго же разу возбудила важный вопросъ: вто будеть царемь? Положение было почти такое же, какъ по смерти Грознаго. Изъ двухъ царевичей старшій Иванъ былъ слабоуменъ, болъзненъ и вдобавовъ подслъповатъ, младшій Петръ быль десяти леть, но выказываль уже необычайныя способности. Возведение Ивана на престолъ повлекло бы за собою на все время царствованія необходимость передать правление въ чужия руки и естественно прежде всего усилило бы значение власти Софьи, какъ самой умной изъ особъ парской фамиліи. Избраніе Петра потребовало бы также боярской опеки на непродолжительное время. Нужно было решть вопросъ тотчасъ же, и вотъ, въ самый день смерти Өедора, какъ только ударъ колокола возвестилъ Москве о кончине царя, бояре събхались въ Кремль. Между ними большинство уже было на сторонъ Петра; главными руководителями его партіи были два брата Голицыныхъ: Борисъ и Иванъ, и четверо Долгорукихъ (Яковъ, Лука, Борисъ и Григорій), Одоевскіе, Шереметевы, Куракинъ, Урусовъ и др. Бояре эти прибыли на совъть даже въ наппиряхъ, опасаясь смятенія. Бывшій любимецъ царскій, Языковъ, не выказываль явнаго расположенія ни къ той, ни къ другой сторонв.

Патріархъ Іоакимъ, какъ самое почетное лицо послѣ царя, предсѣдательствовалъ въ этомъ совѣтѣ духовныхъ и свѣтскихъ сановниковъ и держалъ къ нимъ рѣчь о необходимости немедленнаго выбора между двумя братьями умершаго бездѣтнаго царя, — "скорбнымъ главою" Іоанномъ и отрокомъ Петромъ. Онъ спрашивалъ: кого желаютъ избрать царемъ? Совѣтъ раздѣлился: большинство было за Петра, нѣкоторые поддерживали право первородства царевича Ивана. Чтобы прекратить неудомѣніе, патріархъ предложилъ совершить избраніе царя согласіемъ всѣхъ чиновъ Московскаго Государства.

Немедленно созваны были на Кремлевскую площадь служилые, всякаго званія гости, торговые, тяглые и всякихъчиновъ выборные люди.

За ивсколько мвсяцевъ передъ твмъ, въ декабрв 1681 года царь Өедоръ указалъ созвать земскій соборъ "для уравненія людей всякаго чина въ платежв податей и въ отправленіи выборной службы". Выборные люди были тогда на лицо въ Москвв, и могли явиться, по зову патріарха, для выбора царя немедленно въ Кремль именно потому, что уже находились въ Москвв по другому двлу.

Выборные люди были спрошены съ Краснаго врыльца патріархомъ възтакомъ смыслъ:

"Изволеніемъ и судьбами Божьими, великій государь царь Оедоръ Алексвевичь всея Великія, и Малыя, и Белыя Россіи, оставя земное царствіе, переселился въ вечный покой. Остались по немъ братія его, государевы чада: великіе князья Петръ Алексвевичъ и Іоаннъ Алексвевичъ. Кому изъ нихъ быть преемникомъ? или обоимъ вмёстё царствовать? Объявите единодушнымъ согласіемъ намереніе свое передъ всёмъ ликомъ святительскимъ, и синклитомъ царскимъ, и всёми чиновными людьми".

Неудивительно, что всё чины Московскаго Государства высказались въ пользу Петра. Слабоуміе Ивана было всёмъ извёстно. Вёроятно, многимъ также извёстны были и проблески необыкновенныхъ способностей младшаго царевича. Выборные закричали:

"Да будетъ единый царь и самодержецъ всея Великія и

Малыя и Бълыя Россіи царевичь Петръ Алекстевичъ!"

Но раздались и противные голоса. Главнымъ врикуномъ былъ дворянинъ Максимъ Исаевичъ Сумбуловъ. Онъ началъ доказывать, что первенство принадлежитъ Ивану Алексвевичу <sup>1</sup>). Его поддерживали немногіе, особенно изъ стрѣльцовъ.

Патріархъ снова сдёдалъ вопросъ:

"Кому на престолѣ Россійскаго царства быть государемъ?" Раздались-было снова голоса въ пользу Ивана, но ихъ покрылъ громкій крикъ:

"Да будетъ по избранію всёхъ чиновъ Московскаго Государства великимъ государемъ царемъ Петръ Алексевичъ".

Новоизбранный царь находился въ это время въ хоромахъ, гдъ лежало тъло Оедора. Патріархъ и святители отправились въ нему, нарекли царемъ и благословили крестомъ, а потомъ посадили на престолъ, и всъ бояре, дворяне, гости, торговые, тяглые и всякихъ чиновъ люди принесли ему присягу, поздравляли его съ восшествіемъ на престолъ и подходили къ царской рукъ.

Тяжело это было царевнъ Софьъ, но и она, вмъстъ съ сестрами, должна была подходить въ Петру и поздравлять

съ избраніемъ на царство сына ненавистной мачихи.

Во всё концы Московскаго Государства отправлены были гонцы приводить къ присяге народъ. Послали звать Матвесва въ Москву.

На другой день отправлялось погребение Оедора. Трупъ царя несли стольники въ саняхъ, а за нимъ въ другихъ саняхъ несли

<sup>1)</sup> Впослёдствін Сумбуловъ быль за это пожаловань Софьей думнымъ дворяниномъ; но когда Петръ взяль верхъ, Сумбуловъ удалился въ Чудовъ монастырь.

молодую вдову Мареу Матевевну. Софья только одна изъ царевенъ, въ противность обычаю, шла за гробомъ, рядомъ съ Петромъ, которому одному, какъ царю, слъдовало присутствовать при погребеніи по тогдашнему церемоніалу. Софья такъ громко голосила, что покрывала вопль цёлой толпы черницъ, которыя по обряду должны были причитывать надъ умершимъ. По окончаніи погребенія Софья, возвращаясь домой, всенародно вопила и причитывала: "Братъ нашъ, царь Оедоръ, нечаянно отошель со свёта отравою отъ враговъ. Умилосердитесь, добрые люди, надъ нами, сиротами. Нётъ у насъ ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иванъ, нашъ братъ, не избранъ на царство. Если мы чёмъ передъ вами или боярами провинились, отпустите насъ живыхъ въ чужую землю къ христіанскимъ королямъ..."

Народъ былъ сильно встревоженъ словами Софьи, и особенно озадаченъ былъ обвиненіемъ кого-то въ отравленіи даря.

Въ тотъ же день начались пререканія у Софьи съ царицею Натальею. Петръ, не дождавшись конца длиннаго обряда погребенія царя, простился съ мертвымъ братомъ, и ушелъ. Софья, вернувшись во дворецъ, послала отъ имени всёхъ сестеръ монахинь упрекать царицу Наталью—зачёмъ молодой царь ушелъ до окончанія погребенія. "Дитя долго не ёло", отвёчала Наталья Кирилловна; братъ ея Иванъ Наршшкинъ при этомъ сказалъ: "Кто умеръ, тотъ пусть лежитъ, а царь не умеръ".

Нарышвины тотчасъ подняли голову, особенно этотъ самый молодой Иванъ Кирилловичъ, недавно вернувшійся изъ ссылви; онъ началъ высокомърно обращаться съ боярами и хотълъ разыгрывать роль правителя государства за малолътствомъ царя. Всъ видъли и замъчали, что, по молодости лътъ, это ему вовсе не пристало.

Казалось, трудно было оспорить законность царствованія Петра, царскаго сына, избраннаго волею Земли. Нарушеніе народной воли могло совершиться только путемъ бунта—и для этого въ Москвъ нашелся готовый, горючій матеріалъ.

Въ царствованіе Алексъя Михайловича, какъ мы уже говорили, во времена безпрестаныхъ бунтовъ, стръльцы были върными охранителями царской особы. Царь ласкаль ихъ преимущественно передъ другими служилыми людьми. Они получали лучшее противъ другихъ жалованье, не участвуя въ тяглъ, могли свободно заниматься торговлею и промыслами, даже богатый нарядъ ихъ показывалъ особую благосклонность къ нимъ царя: ихъ кафтаны украшались разноцвътными, шитыми золотомъ, перевязями, на ногахъ были у нихъ цвътные сафьянные сапоги, а на головахъ бархатныя шапки съ собольнии опушками. Цар-

скія милости и отличія привели ихъ, однако, скоро къ тому, что они начали зазнаваться и неохотно терифли то, что безропотно сносили всё русскіе люди того времени. Ихъ начальники обращались съ ними такъ, какъ вообще въ то время обращались начальники съ подчиненными: посылали ихъ работать на себя, ваставляли покупать на собственный счеть нарядную одежду, которая должна была имъ идти отъ казны, удерживали ихъ жалованье въ свою пользу, били батогами, переводили противъ воли изъ города въ городъ и т. п. Еще зимою, при жизни Өедора, стрельцы подали жалобу на своихъ начальниковъ, но Иванъ Максимовичь Языковъ, который разбираль эту жалобу, приказаль перепороть кнутомъ челобитчиковъ. Въ апреле, за несколько дней передъ смертью царя, цёлый полкъ билъ челомъ на своего полковника. Семена Грибовдова, что онъ своихъ подчиненныхъ обираетъ, бъетъ, посылаетъ на себя работать и т. п. На этотъ разъ Языковъ, разобравъ дъло, приказалъ Грибовдова посадить въ тюрьму, а вследъ затемъ Грибоедовъ, по царскому указу, лишенъ полвовничьяго чина, вотчинъ и сосланъ въ Тотьму. По водареніи Петра, стрільды смекнули, что теперь на "верху" будуть въ нихъ нуждаться, и 30 апреля подали челобитную разомъ на всёхъ своихъ полковниковъ, числомъ шестнадцать, кромё того, на одного генералъ-мајора солдатскаго бутырскаго полка; вмёстё съ темъ они грозили, что расправятся сами, если имъ не учинять правосудія. Бояре, заправлявшіе тогда дёлами, боялись раздражить выходившую изъ терпфнія вооруженную толну и думали привязать къ себъ стръльцовъ уступчивостью: они дали челобитчикамъ объщание отставить полковниковъ, и тотчасъ велёли посадить этихъ полковниковъ подъ стражу въ рейтарскомъ приказъ, но стръльцы требовали выдачи ихъ головою для расправы имъ самимъ и не довольствовались объщаніемъ наказать виновныхъ по розыску. Патріархъ хотіль во что бы то ни стало предупредить самовольную расправу стрёльцовъ надъ своими начальниками, такъ какъ она могла послужить примеромъ и поводомъ всеобщаго неуваженія къ власти; патріархъ отправиль по всёмъ полкамъ духовныхъ лицъ уговаривать, чтобы стрельцы ничего не делали своимъ полковникамъ и ожидали царской расправы. Стрельцы соглашались предоставить расправу правительству, но единогласно требовали чтобы съ виновныхъ взысканы были взятые ими неправильно поборы, и чтобы, кромъ того, они были наказаны батогами.

На слёдующій день, перваго мая, удалены были изъ дворца Языковъ съ сыномъ и Лихачевы съ ихъ друзьями. Это было сдёлано, съ одной стороны, въ угоду стрёльцамъ, съ другой

—оттого, что Нарышкины не любили ихъ. Вмёсто отставленныхь стрёлецкихъ полковниковъ, назначены были другіе, угодные стрёлецкому кругу, а обвиненныхъ вывели передъ рейтарскимъ приказомъ для наказанія и правежа. Стрёльцы нодавали на нихъ счеты. Имъ вёрили на-слово безъ всякаго изслёдованія. Сначала полковниковъ одного за другимъ, раздёвши, клали на землю", и въ присутствіи цёлой толпы стрёльцовъ двое налачей били ихъ батогами до тёхъ поръ, пока стрёльцы не закричатъ довольно. Тёхъ, на которыхъ особенно были злы стрёльцы, клали по два и по три раза; другимъ досталось меньше. Это было собственно наказаніе; затёмъ слёдовалъ правежъ, продолжавшійся цёлыхъ восемь дней. Несчастныхъ полковниковъ били ежедневно два часа по ногамъ до тёхъ поръ, пока они не заплатили того, что на нихъ насчитывали; въ заключеніе ихъ выслали изъ Москвы.

Нарышвины и ихъ сторонники потачвою, данною стрельцамъ, сами, такъ сказать разлакомили ихъ къ самоуправству и заохотили въ бунтамъ. Теперь стрвльцамъ все стало ни почемъ. Они толпами ходили по улицамъ, грозили боярамъ, дерзко обращались со своими начальниками, а некоторых даже сбросили съ каланчи. Тутъ-то сторонники Софьи нашли удобный случай обратить разнузданное войско для перемёны правительства. Выборные люди, избравшіе Петра на царство, 6 мая, были распущены; соборъ объ уравненіи податей и службъ былъ отсроченъ. Быть можеть; это сдёлалось по вознямь тёхь, которые замышляли перевороть. Трудно решить, въ какой степени сама Софыя заправляла этимъ дёломъ, но она, безъ сомнёнія, знала о замыслё поднять стрельцовъ, составленномъ ен благопрінтелями. Главными зачинщиками были: бояринъ Иванъ Михайловичъ Милославскій, двое Толстыхъ и князь Иванъ Хованскій, прозванный "тараруемъ". Хованскій, призвавъ къ себъ одного за другимъ вліятельныхъ стрёльцовъ, говорилъ имъ: "Видите, въ какомъ вы теперь ярмъ у бояръ; а кого царемъ выбрали? Стрълецкаго сына по матери; теперь уже не дають вамь ни платья, ни корму, а что дальше будеть? Стануть отправлять вась и сыновь вашихь на тяжелыя работы, отдадуть вась въ неволю постороннему государю. Москва пропадеть; вфру православную искоренять. Съ королемъ польекимъ въчный миръ постановили по Поляновскому договору! Отъ Смоленска отреклись... Теперь пусть Богь насъ благословить защищать отечество наше: не то что саблями и ножами, зубами надобно кусаться... "Такія подущенія начали распространяться между стръльцами; какая-то малороссіянка, Өедора Родимица, шаталась между ними и раздавала деньги отъ

имени Софьи. Изъ новопоставленныхъ стрѣлецкихъ начальниковъ, нѣкоторые ходили тайно къ боярину Милославскому, который тогда притворился больнымъ и никуда не выходилъ изъ дому, и сдѣлались горячими сторонниками предполагаемаго переворота. Изъ этихъ стрѣлецкихъ начальниковъ болѣе всѣхъ дѣйствовалъ тогда подполковникъ Циклеръ. Возмутители волновали стрѣльцовъ разсказами о томъ, будто бы Нарышкины намѣрены произвести розыскъ надъ стрѣльцами, которые сплою истребовали наказаніе своимъ начальникамъ; будто бы зачинщиковъ хотятъ казнить, другихъ разсылать по городамъ и вообще забрать стрѣльцовъ въ крѣпкія руки.

День ото дня возростало между стрельцами волненіе, при помощи распространяемыхъ всякаго рода слуховъ и сплетенъ. 11 мая прівхаль въ Москву Артамонъ Сергвевичь Матввевь. Зная, какая роль ожидаеть его при новомь царь, всь спышили къ нему съ поздравленіемъ и сами стрельцы поднесли ему хлебъсоль. Артамонъ Сергвевичъ съ перваго же разу высвазаль неодобреніе послёднихь действій правительства. Онъ быль недоволень уже и темь, что братьевь царицы Натальи слишкомь рано по ихъ летамъ возвели въ высшее достоинство: одинъ изъ нихъ, Иванъ, былъ сделанъ бояриномъ и оружничимъ, достигнувши едва 23-льтняго возраста. Но еще болье порицаль Матвыевъ крайнюю слабость, выказанную по отношенію къ стрельцамь, и говорилъ: "они таковы, что если имъ хоть немного попустить узду, то они дойдуть до крайняго безчинства... " Слова эти тотчасъ стали извъстны между стръльцами, и Матвъевъ сдълался у нихъ врагомъ. Два дня спустя, 14 мая, стала ходить между. стръльцами такая сплетня: брать царицы Натальи, Иванъ, надъваль на себя царскій нарядь, садился на тронь, приміриваль на свою голову царскій вінець, и говориль, что онь ему идеть лучше, чёмъ кому-нибудь другому; вдова царя Өедора, Мареа Матвъевна, царевна Софія и царевичь Ивань стали его за это укорять, а онъ бросился на царевича и верно задушиль бы его, еслибы парица и паревичь не закричали и на крикъ ихъ не прибъжали вараульные и не отняли царевича изъ рукъ Нарышкина. Эта сплетня пущена была только предварительно, чтобы приготовить стрвльцовъ къ другому служу, который сильневе долженъ быль ихъ взволновать. 15 мая, во вторникъ, въ полдень, когда бояре собрались на совътъ, между стръльцами раздался крикъ: "Иванъ Нарышкинъ задушилъ царевича Ивана Алексвевича! "Самый день быль выбрань какь-бы преднамфренно, чтобы напомнить объ убіеніи Димитрія царевича, совершонномъ именно 15 мая. Поднялась тревога; стрельцы схватились за оружіе, уда-

рили въ набатъ во многихъ церквахъ; огромная толпа со знаменами и барабаннымъ боемъ бросилась съ криками въ Кремль. Затворить отъ нихъ воротъ не успъли. Въ Кремлъ стояло много боярскихъ каретъ. Стръльцы напали на кучеровъ, побили ихъ, перерубили лошадямъ ноги, и бросились на дворецъ. Бояре метались, не зная, что имъ дёлать: немногіе изъ нихъ успёли выскочить изъ Кремля; другіе въ страх прятались по угламь во дворць. Стрыльцы вонили: "Давайте сюда губителей царскихь, Нарышкиныхъ! они задушили царевича Ивана Алексвевича! А не выдадите—всвхъ предадимъ смерти!" Тогда по совъту Матвъева и патріарха, царица Наталья, взявши за руки царевичей, Петра и Ивана, въ сопровождени патріарха и бояръ вышла на Красное врыльцо. Стрельцы, уверенные, что царевича Ивана нътъ на свътъ, были поражены его появленіемъ и спрашивали: "точно ли ты прямой царевичъ Иванъ Алексфевичъ?" Иванъ отвъчаль: что онъ "живъ, никто не думалъ его изводить, ни на кого не имфеть злобы и ни на кого не жалуется". Но стрельцы, настроенные возмутителями, закричали: "Пусть молодой царь отдасть корону старшему брату! Выдайте намъ всёхъ измённиковъ! Выдайте Нарышкиныхъ; мы весь ихъ корень истребимъ! Царица Наталья пусть идеть въ монастырь!

Патріархъ сошелъ-было съ лѣстницы и сталъ уговаривать мятежниковъ, но они закричали ему: "Не требуемъ совѣта ни отъ кого; пришло намъ время разобрать: кто намъ надобенъ!" Между стрельцами было много раскольниковъ, и потому понятно, что увъщанія патріарха не подъйствовали. Стръльцы мимо натріарха вломились на крыльцо. Большинство бояръ въ ужасъ убъжали съ крыльца во дворецъ, но не убъжали съ ними начальникъ стрълецкаго приказа Михаилъ Юрьевичъ Долгорукій, Артамонъ Сергвевичъ Матввевъ и Михаиль Алегуковичъ Черкасскій. Долгорукій прикрикнуль-было на стрыльцовъ, пригрозилъ имъ виселицею и коломъ. Стрельцы это сбросили его съ крыльца на разставленныя коцья, изрубили въ куски; потомъ стрельцы бросились на Матвева. Матвъевъ отодвинулся отъ нихъ къ царицъ, взяль за руку Петра. Стрельцы оттащили его отъ царя. Князь Чернасскій сталь отбивать Матвева у стрельцовь, повадиль его на землю, легъ на него, закрывалъ его собою. Стръльцы избили Черкасскаго, разорвали на немъ платье, вытащили изъ-подъ него Матвъева и сбросили на копья. Царица въ ужасъ убъжала съ сыномъ и царевичемъ въ Грановитую палату.

Стрельцы ворвались во дворець; у нихъ быль, составленный заране возмутителями, списокъ обреченныхъ на смерть,

числомъ до сорока человъкъ. Первою жертвою ихъ во дворцъ быль отставленный струлецкій начальникь Горюшкинь и Юреневъ, которые вздумали-было защищать входъ во дворейъ. Но главною целью поисковъ мятежноковъ были Нарышкины. Стрельцы бегали по царскимь покоямь, заглядывали въ чуланы, тарили подъ кроватями, переворочали постели, тыкали копьями въ престолъ и жертвенники въ придворныхъ церквахъ, вездъ искали Нарышкиныхъ, и принявши за Аванасія Нарышкина молодого стольника Өедора Салтыкова, убили его, а узнавши свою ошибку, послали тёло убитаго съ извиненіемъ въ его отцу. Думный дьякъ Ларіоновъ спрятался, по однимъ извъстіямъ, въ трубу, по другамъ—въ сундукъ; его вытащили, сбросили съ крыльца на копья и разсъкли на части: "Ты, кричали они, завъдываль стрелециимъ приказомъ и насъ въшаль! Вотъ тебъ за это!" Тогда же ограбили его домъ и нашли у него каракатицу, которую онъ держалъ въ видъ ръдкости. "Это змъя,—кричали стръльцы, — вотъ этою-то змъею онъ отравиль царя Оедора." Убили затъмъ сына Ларіонова Василія, за то, что зналъ про змію у отца и не донесъ. Наконецъ, стръльцы добрались до Аванасія Нарышкина, брата царицы Натальи; они нашли его подъ престоломъ церкви Воскресенія на Сфняхъ: его указалъ имъ карликъ царицы Хомявъ. Стрельцы вытащили Аванасія, поволокли на врыльцо и сбросили на копъя. Но Ивана Нарышкина никакъ не могли найти. Онъ запрятался въ теремъ восьмилътней царевны Наталы, младшей сестры Петра.

Между тёмъ другіе стрёльцы поймали въ Кремлё между Чудовымъ монастыремъ и патріаршимъ дворомъ князя Григорія Ромодановскаго съ сыномъ Андреемъ. Они истявали старика, рвали ему волосы и бороду. "Помнишь, — кричали они, — какія ты намъ обиды творилъ подъ Чигириномъ, какъ голодомъ насъ морилъ, ты сдалъ Чигиринъ туркамъ измёною". Ромодановскаго

съ сыномъ постигла та же участь, какъ и другихъ.

"Любо ли? любо ли?" кричали убійцы, расправляясь со своими жертвами, а другіе, махая шапками, кричали въ отвѣтъ: "Любо! любо!" Изуродованныя тѣла убитыхъ тащили стрѣльцы на площадь; передъ ними въ поруганіе, какъ будто для почета, шли другіе стрѣльцы и кричали: "Бояринъ Артамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ ѣдетъ! Бояринъ Долгорукій! Бояринъ Ромодановскій ѣдетъ! Дайте дорогу!" Выступивши изъ Кремля, стрѣльцы бросились въ домъ князя

Выступивши изъ Кремля, стръльцы бросились въ домъ князя Юрія Долгорукова и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозы имъ. Старикъ приказалъ отворить имъ

погреба свои. Стрѣльцы ковшами напались боярскаго меду и вина и ушли со двора, какъ вдругъ за ними вслѣдъ побѣжалъ колопъ кназя Долгорукова и донесъ имъ, что старый князь сказалъ своей невѣсткѣ, женѣ убитаго Михаила: "не плачь, шуку съѣли да зубы остались; скоро придется имъ сидѣть на зубцахъ Бѣлаго и Земляного города". Услышавши это, стрѣльцы вернулись въ домъ Долгорукова, схватили больного старика, изрубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверхъ трупа наложили соленой рыбы, и приговаривали: "ѣшь, князь, вкусно! это тебѣ за то, что наше добро ѣлъ" 1). День былъ тогда ясный, но къ вечеру поднялась такая буря, что москвичамъ казалось, что преставленіе свѣта наступаетъ. На ночь стрѣльцы разставили караулы въ Кремлѣ и Бѣломъ городѣ, чтобы никого не пропускать, въ надеждѣ на другой день продолжать свою расправу.

На другой день, часовъ въ десять угра, опять раздался набатъ; стръльцы съ барабаннымъ боемъ и криками явились ко дворцу и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Имъ отвътили, что его нътъ. Снова стръльцы ворвались во дворецъ искать свою жертву, убили думнаго дьяка Аверкія Кириллова, убили бывшаго своего полковника Дохтурова, потребовали выдачи иновемнаго врача Даніэля, котораго обвиняли въ отравленіи Өедора, и такъ какъ нигдъ не могли найти его, то въ досадъ убили его помощника Гутменша и 22-летняго сына Даніэлева, Михаила; хотъли-было умертвить и Даніэлеву жену, но царица Мареа Матвъевна выпросила ей жизнь. Несмотря на всъ поиски, стрельцы все-таки не могли отыскать Ивана Нарышкина. Царицына постельница Клушина запрятала его въ ланъ и заложила подушками. Стрельны шарили повсюду, тыкали коньями подушки, за которыми скрывался бояринъ, но не нашли его. Вмъсто него, по ошибкъ, былъ убитъ схожій съ нимъ юноша, родственнивъ Нарышкиныхъ, Филимоновъ. Хотвли-было тогда стрвльцы умертвить отца царицы Натальи; царица слезами вимолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только съ темъ, чтобъ онъ немедленно былъ сосланъ въ Кирилдо-бфлозерскій монастырь и постригся въ монахи. Троихъ его несовершеннольтнихъ сыновей приговорили также огиравить въ ссылку.

Не нашедши Ивана, толпа съ криками и непристойными рутательствами вышла изъ Кремля, разставивщи опять караулы у воротъ. Они кричали, что не усмирятся до тъхъ поръ, пока

<sup>4)</sup> Тогда же другіе стрёльцы замучили одного изъ Нарышкиныхъ, по имени Ивана Оомича, въ его собственномъ домё на Замоскворёчьи.

имъ не выдадутъ Ивана Нарышкина и доктора Даніэля. По всей Москвъ происходило безчинство; были и убійства. Тогда погибъ и бывшій любимецъ Өедора Языковъ, котораго нашли въ домъ одного священника. Ему отрубили голову на площади.

17 мая, рано утромъ, въ Нѣмецкой слободѣ поймали въ одеждѣ нищаго и въ лаптяхъ несчастнаго Даніэля. Опять ударили набатъ; стрѣльцы, напившіеся до безобразія, въ однѣхъ рубахахъ съ бердышами и копьями, шли огромною толною ко дворцу и вели впереди свою жертву; къ нимъ вышла царица Мареа Матвѣевна и царевны. Онѣ увѣряли разъярившихся стрѣльцовъ, что Даніэль невиновенъ, что онѣ сами отвѣдывали лекарство, которое подавали царю. Все было напрасно. Даніэля повели въ застѣнокъ, пытали, а потомъ разсѣкли на части.

Но стрѣльцы этимъ не удовольствовались, настойчиво требовали выдачи Ивана Нарышкина, и говорили, что не уйдутъ

изъ дворца, пока имъ не выдадутъ его.

Тутъ царевна Софія начала говорить царицѣ Натальѣ: "Никоимъ образомъ нельзя тебѣ избыть, чтобъ не выдать Ивана. Кирилловича Нарышкина. Развѣ намъ всѣмъ пропадать изъ-за него?"

Царица отправилась съ царевной въ церковь "Спаса за Золотою Решеткою" и приказала привести туда Ивана.

Иванъ Нарышкинъ вышелъ изъ своего закоулка, причастился св. Таинъ и соборовался. Софія изъявляла сожальніе объего судьбь и сама дала цариць Натальь образъ Богородицы, чтобъ та передала своему брату. "Быть можетъ, — говорила Софія, — стръльцы устрашатся этой св. иконы и отпустятъ Ивана Кирилловича". Бывшій при этомъ бояринъ Яковъ Одоевскій сказаль цариць Натальь: "Сколько тебь, государыня, ни жальть брата, а отдать его нужно будеть; и тебь, Иванъ, идти надобно поскорье. Не всьмъ изъ за тебя погибнуть".

Царица и царевны съ Нарышвинымъ вышли изъ цервви и подошли въ золотой рѣшетвѣ, за воторою уже ждали стрѣльцы. Отворили рѣшетку; стрѣльцы, не уважая ни иконы, которую несъ Нарышкинъ, ни присутствія царственныхъ женщинъ, бросились на Ивана съ непристойною бранью, схватили за волосы, стащили внизъ по лѣстницѣ и проволокли черезъвесь Кремль въ застѣновъ, называемый Константиновскимъ. Тамъ подвергли его жестокой вытвѣ, оттуда повели на Красную площадь, подняли на копьяхъ вверхъ, потомъ изрубили на мелкіе куски и втаптывали ихъ въ грязъ.

Стрелецкое возмущение тотчасъ повлекло за собою и другія смуты: взбунтовались боярскіе холопы. Стрельцы имъ пота-

кали, и вмъстъ съ ними напали толпою на Холопій приказъ, разломали сундуки, отбили замки, разорвали кабальныя книги и разныя государевы грамоты. Стръльцы, присвоивая себъ право распоряжаться законодательствомъ, кричали: "Даемъ полную волю на всъ четыре стороны всъмъ слугамъ боярскимъ. Всъ кръпости на нихъ разодраны и разбросаны." Но большая часть освобожденныхъ холоповъ возвращалась къ своимъ прежнимъ господамъ, а иные воспользовались своей свободой, чтобъ вновь закабалить себя другимъ.

Паревна Софія, какъ-бы изъ желанія прекратить безчинства. призвала къ себъ выборныхъ стръльцовъ и объявила, что назначаеть на каждаго стрельца по десяти рублей. Эта сумма, независимо отъ обывновеннаго жалованья, идущаго стрельцамъ, будеть собрана съ врестьянь именій церковных и приказныхъ людей. Сверхъ того, стредьцамъ предоставлено было продавать имущество убитыхъ и сосланныхъ ими лицъ 1). Наконедъ, по просьбъ стрельдовъ, положено было выплатить имъ, пушкарямъ и солдатамъ за несколько летъ назадъ заслуженное жалованье, что составляло 240,000 рублей. Софія наименовала стрёльцовъ "надворною пехотою" и уговаривала более никого не убивать и оставаться сповойными. Она назначила надъ ними главнымъ начальникомъ князя Хованскаго. Стрельцы очень любили его и постоянно величали своимъ "батюшкою". Кириллъ Нарышкинъ былъ постриженъ и отправленъ Кирилло-бълозерскій монастырь.

Стрельцы составляли всю силу въ Москве; стрельцы были преданы Софье, предавали ей въ руки верховное правление, но ни Софья, ни стрельцы не докончили своего дела: на престоле всетаки оставался Петръ, а за нимъ была Русская земля, избравшая его царемъ. Надобно было придать делу благовидность.

И вотъ. по наущенію Хованскаго, дёйствовавшаго ревностно въ пользу Софьи, выборные стрёльцы принесли царевнё челобитную, писанную уже не только отъ имени стрёльцовъ, но и "многихъ чиновъ Московскаго Государства", въ которой заявлялось желаніе, чтобы на престолё царствовали оба брата, а въ заключеніи челобитной было сказано, что если кто тому воспротивится, то стрёльцы опять придуть съ оружіемъ и будетъ "немалый мятежъ". Софія передала эту просьбу боярской думё. Дум-

<sup>1)</sup> Сосланные тогда были, кромѣ Нарышкиныхъ, двое Лихачевыхъ: постельничій Алексѣй и казначей Михайло Тимооеевичи; двое Языковыхъ: окольничій Павелъ Петровичъ и чашникъ Семелъ Ивановичъ; сынъ Матвѣева Андрей; двое думныхъ дъяковъ, одинъ думный дворянинъ, трое стольниковъ и прежніе смѣненные сгрѣлецкіе начальники.

ные люди собрались въ Грановитой Палать, пригласили патріарха и властей. Нікоторые, посмілье, заикнулись-было, что двумъ царямъ быть не приходится, но другіе сообразили, что если станутъ противиться, то ихъ постигнетъ судьба Матвъева и другихъ думныхъ людей, противныхъ стръльцамъ, и разочли, что лучше имъ теперь же заслужить благосклонность Софьи и стръльцовъ. Они стали доказывать, что двуцарствіе будеть не только не вредно, но даже полезно для правленія государствомъ, и приводили примъры изъ византійской исторіи, когда разомъ царствовали двое государей. Для большаго освященія этого нововведенія вужно было утвердить его вемскимъ соборомъ, подобно тому какъ и Петръ получилъ царство черезъ вемскій соборъ, но выборные люди, бывшіе въ Москвъ, уже разъвхались. Собирать ихъ вновь для новаго выбора было опасно: могло выйтв, что они стали бы упорно на свой прежній выборъ, и служилые люди, дворяне и дети боярскіе, по приговору собора, принялись бы укрощать возникшее въ Москвъ стрълецкое своеволіе и посягательство произвести самовольно перевороть въ государствъ. Прибъгнули къ обману: созвали разнаго званія людей, находившихся въ Москвъ, готовыхъ говорить то, что прикажуть имъ стрельцы, и дали этому сборищу видъ земскаго собора. Это сборище 26 мая единогласно приговорило быть на престол'в двумъ царямъ, и стар-шинство предоставить Ивану Алексевичу. Черезъ три дня, 29 мая стръльцы подали боярамъ новую челобитную, чтобы, по молодости обоихъ государей, правление было вручено царевнъ Софіи Алексевнь. Вследь затемь въ разосланной во все концы государства грамот в извъщалась вся Россія, что, по челобитью всёхъ чиновъ Московскаго Государства, царевичъ Иванъ Алевсвевичь, прежде добровольно уступившій царство брату своему Петру, согласился, послъ долгаго отказа съ своей стороны, вступить на царство вмёстё съ братомъ, а по малолетству государей царевна Софія Алексвевна, "по многомъ отрицаніи, согласно прошенію братіи своей, великих государей, склоняясь въ благословенію святвишаго патріарха и всего священнаго собора, призирая милостивно на челобитіе бояръ, думныхъ людей и всего всенароднаго множества людей всякихъ чиновъ Московскаго Государства, изволила воспріять правленіе... Затемъ объявлялось, что государыня царевна будетъ сидеть съ боярами въ Палатъ, думные люди будутъ докладывать ей о всякихъ государственныхъ дълахъ, и ея имя будетъ писаться во всёхъ указахъ съ именами царей. Такъ совершалось похищеніе верховной власти при помощи войска, напоминавшаго римскихъ преторіанцевъ и турецкихъ янычаръ.

Но образовавшееся вновь правительство находилось въ необходимости потавать стрельцамъ, воторые его создали и поддерживали. 6 іюня стрёльцы опять подали челобитную, напи-санную стрёльцомъ Алексвемъ Юдинымъ, самымъ близвимъ человъсомъ къ Хованскому. Челобитная эта подавалась отъ имени не однихъ стрельцовъ, но также пушкарей, солдатъ, гостей, посадскихъ людей, ямщиковъ и жителей московскихъ слободъ. Стръльцы представляли совершенное ими убійство върною службою государямъ и просили, чтобы за такую службу на Красной илощади быль поставлень столпь съ написанными на немъ именами "побитыхъ злодъевъ" и съ описаніемъ преступленій, за которыя они были убиты, чтобы стрёльцамъ и людямъ другихъ сословій, участвовавшимъ въ убійствахъ, даны были похвальныя жалованныя грамоты за красными печатями, чтобы ни бояре и никто другой не смёдь обзывать ихъ бунтовщиками и измѣнниками подъ страхомъ безпощаднаго наказанія. Жедая имѣть на своей сторонѣ торговыхъ людей, стрѣльцы хотѣли угодить имъ и въ той же челобитной домогались, чтобы во всфхъ приказахъ и во всфхъ городахъ, гдф только есть пріемъ и расходъ царской казны, сидфли выборные люди изъ торговаго сословія. Зато челобитчики отказались отъ всякаго общенія съ боярскими людьми (холопами), которые стали "пріоб-щаться къ нимъ въ совътъ", чтобы сдълаться свободными. Правительство безпревословно согласилось на все и издало печатную грамоту въ смыслѣ подянной челобитной. Стрѣлецкимъ полковникамъ Циклеру и Озерову было поручено по-ставить столпъ на площади, какого хотвли стрвльцы.

Стрелецкій бунть возбудиль надежду, что теперь можно добиться и другихь перемёнь. Поднялись раскольники, пораженные проклятіемь собора и преслёдуемые мірскою властію. До сихь поръ самые рьяные изъ нихь бёгали въ лёса, пустыни; другіе, которыхь было гораздо больше, въ страхё притаились и съ виду казались покорными. Въ стрёлецкомъ званіи было такихь на половину; Москва и подгородныя слободы были наполнены раскольниками или склонными перейти въ расколъ. Какъ только почуяли они нетвердость тяжелой руки, давившей ихъ, тотчасъ подняли голову. Стали въ Москве открыто расхаживать проповёдники и поучали народъ не ходить въ оскверненную церковь, не креститься тремя перстами, не почитать четвероконечнаго креста. "Неучи-мужики и бабы,—говорить современникъ,—незнающіе складовъ, толиами собирались тогда на Красной пло-

щади и совещались какъ утвердить имъ старую веру, а чуть только вто противникъ скажетъ слово, на того сейчасъ нападуть, и всенародно прибыють, воображая, что этимь они правую въру обороняють". Самъ Хованскій, и прежде втайнъ державшійся старообрядства, теперь заявиль себя явно сторонникомъ старой въры.

Стръльцы одного изъ польовъ, собравшись на сходку, положили составить челобитную государямь противъ патріарха и просить возстановленія старой в'вры, но между ними не нашлось мудреца, который бы могъ хорошо сложить подобную челобитную. Такого мудреца нашли имъ жители Гончарной слободы, въ лицъ монаха по имени Сергія. Когда этотъ монахъ вмёстё съ четырьми слобожанами сложиль челобитную и даль ее прочитать передъ стрильцами своему товарищу, Саввъ Романову, стръльцы изумились и пришли въ умиленіе. "Мы еще не слыхали, - говорили они, - такого слога, такого описанія ересей. Надобно, братья, постоять намь, за старую въру и кровь свою пролить за Христа. Мы за тлънное дъло чуть головъ своихъ не положили, а какъ не умереть за въру?"

Доложили Хованскому. Привели къ нему Сергія. Сергій прочиталь ему свою челобитную. Выслушавши ее, Хованскій похвалиль сочинителей, но сказаль: "Ты, отче, какъ я вижу, инокъ смиренъ, тихъ, немногословенъ, не будетъ тебя на такое великое дело; противъ нихъ надобно ученому человеку

отвътъ держать".

"Хоть я и немногословенъ, отвътилъ Сергій, да върую словесамъ Сына Божія: не пецытеся, како и что возглаголите".

Но туть другіе раскольники сказали, что когда придется до спора, то за это дёло возьмется Нивита Пустосвять, который хотя по невол'в и покорился собору, но теперь крыпко стоить за правую ввру.

"Зналъ я его, — свазаль Хованскій, — противъ того имъ нечего говорить! Тотъ всёмъ уста загородить! Никто не устоить противъ Никиты. Я вамъ во всемъ буду помогать, хоть самъ и не искусень на это дело, а того и въ уме своемъ не держите, чтобъ васъ по старому стали казнить, въшать и жечь въ срубахъ!"

Раскольники настаивали, чтобъ соборъ былъ всенародно на Лобномъ мъстъ или въ Кремлъ, въ присутстви царей и патріарха, въ пятницу, 23 іюня, до вінчанія царей, которое было назначено въ воспресенье. "Намъ, -- говорили они, -- хочется, чтобы цари государи вънчались въ истинной православной въръ христіанской, а не въ латино-римской". Хованскій хотель-было уговорить ихъ отложить этотъ соборъ, уверяя, что

цари будутъ вѣнчаться по старому, но раскольники настояли на своемъ, чтобъ соборъ былъ въ иятницу.

Въ назначенный день утромъ раскольники двинулись въ Кремль стройнымъ ходомъ. Никита несъ крестъ, Сергій Евангеліе, другой монахъ Савватій икону Страшнаго Суда. Кънимъ приставали мужчины и женщины изъ народа, сами не понимая, что воеругъ нихъ дѣлается. Хованскій, показывая видъ, что не знаетъ, зачѣмъ пришли эти люди, вышелъ кънимъ въ сопровожденіи приказныхъ, и спрашивалъ:

"Коея ради вины пріидосте, отцы честные?"

Никита отвъчалъ: "Пріидохомъ великимъ государемъ челомъ побить о старой, православной христіанской въръ, чтобъ велъли патріарху служить по старымъ книгамъ и служили бы на семи просфорахъ, а не на пяти, а врестъ на просфорахъ былъ бы истинный, тресоставный кресть, а не крыжь двоечастный. Если патріархъ не изволить служить по старымъ внигамъ, такъ пусть велять ему государи дать намъ правильное свое разсмотреніе: зачемь онь по старымь книгамь не служить, и намъ возбраняетъ служить? Зачемъ предаетъ проклятію и засылаеть въ дальное заточение тъхъ, что по старымъ книгамъ четають и поють? Пусть дасть намь отвёть на письмё: какія ереси нашель онь въ старыхъ внигахъ? Пусть отвётить намъ: благочестивы или неблагочестивы были прежніе цари, великіе князья и святвишіе патріархи, которые по старымъ книгамъ служили и пъли? А мы, Богу помогающу, въ конецъ обличимъ всякія затійки и ереси въ новыхъ книгахъ".

Хованскій взяль отъ нихъ челобитную, пошель во дворець

и, воротившись, сказалъ:

"Противъ этой челобитной будетъ дѣла недѣли на три; надобно вниги свидѣтельствовать. Патріархъ упросилъ государей до среды: въ среду приходите послѣ обѣдни".
"А вакже государей будутъ вѣнчать?" спросилъ Нивита.

"А какже государей будуть вѣнчать?" спросиль Никита. "По старому, какъ я вамъ говорилъ", отвѣтилъ Хованскій.

"Пусть патріархъ служить литургію на семи просфорахъ,—сказаль Никита,—и кресть на просфорахъ пусть будеть истинный, а не крыжъ":

"Вели же напечь просфоръ и принеси сюда; я патріарху поднесу и велю служить по старому", отвѣчалъ Хованскій.

Раскольники разошлись.

Въ воскресенье толпы народа наполнили весь Кремль, ожидая выхода государей къ вёнчанію. Никита съ просфорами,
испеченными нёкоею искусною вдовицею, отправился къ собору,

но не могь пробраться за толпою народа и въ досадъ вернулся назадъ. Совершилось вънчаніе по обычному чину.

Раскольники хлопотали, чтобы всё стрёльцы подписались подъ челобитной, и чтобы такимъ образомъ противники ихъ увидали на сторонё раскола опасную для себя силу. Тутъ оказалось, что расколъ между стрёльцами не такъ былъ крёнокъ, какъ думали фанатики. Не всё стрёльцы и пушкари приложили руки къ челобитной. Многіе говорили: "это дёло не наше, а патріаршее. Если намъ руки прикладывать, такъ и отвётъ надобно давать противъ патріарха и властей. Мы не умёемъ отвёчать. Да съумёютъ ли старцы дать отвётъ противъ такого собора? Они только намутятъ и уйдутъ". Но не прикладывая рукъ къ челобитной, стрёльцы все-таки положили на томъ, чтобъ не давать никого жечь и вёшать за вёру.

3 іюля явились къ Хованскому выборные стрёльцы по его приказанію.

"Всѣ ли готовы стоять за старую вѣру?" спросиль ихъ Хованскій.

"Не только стоять, но и умереть готовы", отвъчали ему. Хованскій ввель ихъ въ Крестовую палату къ патріарху. Патріархъ ласково уговариваль ихъ не мѣшаться въ духовныя дѣла, которыя не касаются ихъ, какъ людей военныхъ; но книжники, пришедшіе вмѣстѣ со стрѣльцами, надѣясь на Хованскаго, вступили съ патріархомъ въ споръ о старыхъ и новыхъ книгахъ, и требовали, чтобы патріархъ съ властями вышелъ на Лобное мѣсто для всенароднаго пренія о вѣрѣ.

Настала среда, 5 іюля. Раскольники двинулись въ Кремль. Никита несъ крестъ; другіе несли Евангеліе, икону Страшнаго Суда, образъ Богородицы, множество старыхъ книгъ, аналои, подсвъчники со свъчами. За ними валила огромная толна народу. У Архангельскаго собора поставили аналои, разложили образа и книги, зажгли свъчи. Патріархъ прежде всего выслалъ къ нимъ священника съ печатными тетрадями, въ которыхъ обличался Никита, какъ онъ на соборъ принесъ повинную и отрекся отъ старой въры. Стръльцы набросились на этого священника, и въроятно убили бы его, если бы не спасъ его монахъ Сергій, сочинитель челобитной. Священника поставили на скамьт и вельли начать чтеніе. Его прерывали постоянно криками и бранью; наконецъ Сергій сказаль ему:

"Всуе трудишися, никто тебя не слушаетъ!"

Вмёсто священника, сталъ читать самъ Сергій свое обличеніе противъ церковнаго "преміненія". Говориль къ на-

роду и Нивита, стоя на подмоствахъ, называлъ православныя церкви хлѣвами и амбарами и приправлялъ свою рѣчь раз-ными непотребными словами.

между темъ отъ натріарха пришли звать раскольниковъ въ Грановитую палату: "Тамъ будутъ царица и царевны, а передъ всёмъ народомъ имъ быть зазорно".

Тутъ народъ завопилъ: "А! патріархъ стыдится передъ всёмъ народомъ дать свидётельство отъ божественныхъ писаній. Здёсь подобаетъ быть собору, да и какъ помёститься въ палатё такому множеству!"

Во дворцѣ произошло смятеніе. Патріархъ не хотѣлъ выхово дворцъ произошло смятение. Патріархъ не хотъль выходить на площадь, а зваль раскольниковъ въ Грановитую палату. Царевна Софія собиралась идти въ Грановитую палату. Хованскій сталь уговаривать ее не ходить, говориль, что стрѣльцы поднимуть бунть и патріарху будеть худо, а если она туда пойдеть съ боярами, то всѣхъ побьють. Софія поняла, въ чемъ дѣло, видѣла, что Хованскій хочеть дѣйствительно въ чемъ двло, видвла, что дованскии хочетъ двиствительно поднять бунтъ противъ патріарха, и потому намъревается устроить такъ, чтобы присутствіе царевны не стъсняло буйства раскольниковъ; съ другой стороны, она была увърена въ преданности къ себъ стръльцовъ. "Да будетъ воля Божія, — сказала Софія, — я не оставлю церкви Божіей и ея пастыря!"

Вмъстъ съ Софіею ръшились идти въ Грановитую палату царица Наталья Кирилловна и царевны: Татьяна Михайловна

и Марья Алексвевна.

и Марья Алексвена.

Хованскій обратился къ боярамъ и говорилъ: "Пожалуйте, попросите царевну, чтобъ она не ходила въ Грановитую палату съ патріархомъ. А если васъ не послушаетъ, то пусть будетъ вамъ извъстно, что насъ всъхъ побьютъ, какъ недавно нашу братью побили и разграбятъ домы наши".

Приступили бояре къ Софіи, умоляли освободить и себя в всъхъ ихъ отъ напрасной смуты. Софія отвъчала: "Я готова за св. церковъ положить свою голову".

Затъмъ, обратившись къ Хованскому, она сказала: "Посмлай святъйшаго патріарха, чтобы онъ со всъми властями и книгами шелъ къ намъ въ Грановитую цалату".

Хованскій исполнилъ приказаніе. Было уже около четырехъ часовъ пополудни. Патріархъ, напуганный Хованскимъ, въ ужасъ, со слезами, не чая себъ живота, отправилъ впередъ себя множество книгъ и рукописей греческихъ и словянскихъ. Съ ними пошли: холмогорскій архіепископъ Аеанасій, воронежскій Митрофанъ, тамбовскій Леонтій и нъсколько другихъ духовныхъ. Обяліе древнихъ книгъ должно было показывать духовныхъ. Обиліе древнихъ книгъ должно было показывать

противникамъ, что у православныхъ есть сильныя средства защиты. За ними слъдовалъ и натріархъ съ восемью митрополитами и четырьмя архіепископами. Звонили въ колокола.

Всѣ усѣлись по чину въ Грановитой палатѣ; на царскомъ тронѣ сѣла Софія съ теткою Татьяною, а близъ нихъ царица Наталья и царевна Марья 1). Были съ ними бояре и думные люди. Хованскій пригласилъ Никиту и Сергія въ Грановитую палату и поклялся, что имъ ничего дурного не будетъ.

Тогда Никита и товарищи его взяли кресть, Евангеліе, світи, аналои, положили книги на головы и двинулись на Красное крыльцо. Туть произошла драка. По извістіямъ раскольниковь, причиною ея было то, что какой-то православный попъ заціпиль Никиту за волосы, а стрільцы начали тузить поповь. Пришель Хованскій, прекратиль безпорядокь и провель раскольниковь въ Грановитую палату.

Они разставили аналои, разложили на нихъ священныя вещи и книги и поставили передъ образами зажженныя свъчи въ подсвъчникахъ, принесенныхъ съ собою.

"По какой причинъ пришли въ царскія налаты и чего требуете отъ насъ?" спросилъ патріархъ.

"Пришли дарямъ государямъ побить челомъ, чтобы дали свое царское разсмотрвніе съ вами, новыми законодавцами, чтобъ служба Божія была по старымъ служебникамъ".

Патріархъ сказаль: "Это не ваше дёло. Простолюдинамъ не подобаетъ исправлять церковныхъ дёлъ и судить архіереевъ. Архіереевъ только архіереи и судятъ, а вамъ должно повиноваться матери своей церкви; у насъ книги исправлены съ греческихъ и съ нашихъ харатейныхъ книгъ по грамматикъ. Вы же грамматическаго разума не коснулись, и не знаете, какую силу онъ въ себъ содержитъ".

"Мы не о грамматикѣ пришли съ тобою говорить, —отвѣчалъ Никита, — а о церковныхъ догматахъ. Вотъ я тебя спрошу, а ты отвѣчай: зачѣмъ на литургіи вы берете крестъ въ лѣвую руку, а тройную свѣчу въ правую? Развѣ огонь честнѣе креста? "Тутъ началъ-было ему объяснять холмогорскій архіепископъ Аванасій, какъ вдругъ Никита замахнулся на него рукою и закричалъ: "что ты, нога, выше головы ставишься! Я не съ тобою говорю, а со святѣйшимъ патріархомъ".

Софія вскочила съ своего мѣста и закричала: "Что это такое! Онъ при насъ архіерея бъетъ! Безъ насъ навѣрное убилъ бы его!"

<sup>1)</sup> Сынъ Артамона Матвъева Андрей говорить, что при этомъ были и цари.

"Нѣть, государыня,—сказали изъ толпы,—онъ не биль, а только рукою отвель",

"Помнишь ли, Никита,—сказала Софія,—какъ блаженной памяти отцу нашему и святёйшему патріарху и всему освященному собору ты принесъ повинную и поклялся великою клятвою: аще впередъ стану бить челомъ о вёрё, да будетъ на мнё клятва св. отецъ и семи вселенскихъ соборовъ. Такъ говориль ты въ то время, а нынё опять за то же дёло принялся!"

"Что далъ повинную, я въ томъ не запираюсь, —возражалъ Никита. —Далъ за мечомъ и срубомъ! Я подавалъ челобитную, а мнѣ никто не отвѣчалъ изъ архіереевъ, только Семенъ Полоцеій книгу на меня сложилъ "Жезлъ". Позволить государыня, я буду отвѣчать противъ "Жезла"; а останусь виноватъ, дѣлайте со мной, что хотите!"

"Нѣтъ тебѣ дѣла говорить съ нами; и на очахъ нашихъ тебѣ не подобаетъ быть!" сказала Софія.

Затъмъ Софія опять съла на свое мъсто, и приказала дум-

ному дьяку читать раскольничью челобитную.

Какъ дочитали до того мѣста, гдѣ сказано было, что чернецъ Арсеній, еретикъ и жидовскій обрѣзанецъ, вмѣстѣ съ Никономъ поколебали душу царя Алексѣя Михайловича, Софія опять вскочила со своего мѣста и, взволнованная, сказала:

"Если Никонъ и Арсеній были еретики, такъ и отецъ и братъ нашъ были еретики! Значитъ, цари не цари, архіереи не архіереи; мы такой хулы не хотимъ слышать. Мы пойдемъ прочь изъ царства!"

"Какъ можно изъ царства вонъ идти! Мы за государей головы свои положимъ", говорили думные. Но между раскольниками раздались такіе голоса: "И пора вамъ, государыня, давно въ монастырь. Полно-да царствомъ мутить! Намъ бы здоровы были отцы наши государи, а безъ васъ-да пусто не будеть!"

Софія прослезилась и, обратясь къ стрельцамъ, начала

говорить:

"Эти мужики на васъ развѣ надѣются? Вы были вѣрные слуги дѣду нашему, отцу и брату, оборонители церкви святой, и у насъ зоветесь слугами. Зачѣмъ же такимъ невѣждамъ попускаете чинить крикъ и вопль въ нашей палатѣ?"

Выборные стръльцы усповоивали ее. Софія свла на свое мъсто.

Челобитную дочитали. Начался споръ. Патріархъ и архіереи указывали на древніе харатейные списки, обличали нельпыя отпибки и опечатки въ Филаретовомъ служебникъ. Малоученые раскольники, не въ силахъ будучи одольть противниковъ доводами, только поднимали вверхъ руки, показывали двуперстное сложеніе и кричали: "вотъ какъ! вотъ какъ!"

Уже стало вечеръть. Раскольникамъ объявили, чтобы они

расходились и что имъ будетъ указъ послъ.

Раскольники вышли со всёми своими аналоями, книгами, образами и кричали во все горло, поднимая два нальца вверхъ: "Побёдихомъ! Побёдихомъ! Вотъ какъ вёруйте!" Толпы народа слёдовали за ними. Расколоучители остановились на Лобномъ мёстё и стали поучать народъ, а оттуда отправились въ церковь "Спаса въ Чигасахъ", отслужили со звономъ благодарственный молебенъ и потомъ уже разошлись по домамъ.

Софія позвала къ себѣ выборныхъ стрѣльцовъ, обласкала ихъ, приказала напоить медомъ и виномъ въ такомъ количествѣ, что на десять человѣкъ было вынесено по ушату. "Не промѣняйте насъ—говорила имъ Софія— и все Россійское

государство на навихъ-нибудь шестерыхъ чернецовъ".

"Мы, государыня, — отвъчали ей стръльцы, — не стоимъ за старую въру. Это дъло патріарха и всего освященнаго собора".

По приказанію царевны, преданные ей стрільцы стремяннаго полка схватили Никиту Пустосвята, съ нимъ другихъ изтерыхъ расколоучителей и привели ихъ въ приказъ. Никить отрубили голову на площади. Его товарищей разослали въ

ссылку. Раскольники притихли.

Раскольничье дело показало Софіи, что ей необходимо избавиться отъ опеки тахъ, которые до того времени служили ей опорою. Князю Хованскому Софія болье всего обязана своимъ возвышениемъ. Этотъ бояринъ, какъ покровитель раскола, теперь началь явно дъйствовать въ разръзъ съ видами Софіи. Сама Софія даровала ему опасное могущество, назначивши начальникомъ стрёльцовъ. Всё стрёльцы были ему преданы больше, чёмъ царевив, и готовы были на все, что бы онъ ни затываль. Чувствуя свою силу, Хованскій зазнался, величался своимъ происхожденіемъ отъ Гедимина, началь высокомерно обращаться съ прочими боярами, говориль въ глаза боярамъ, что отъ нихъ Московское Государство только терпитъ вредъ, что имъ, Хованскимъ, держится все царство, что когда его не станеть, въ Москвъ будуть ходить по кольно въ крови. Всъ бояре его не теривли; онъ поссорился съ сильнымъ бояриномъ Иваномъ Михайловичемъ Милославскимъ, съ которымъ вмёстё за-одно подготовляль перевороть, установившій двоевластіе.

Въ дни, слъдовавшіе за казнью Никиты, стръльцы, надъясь на Хованскаго, безпрестанно волновались, самовольничали. Царская семья жила въ постоянномъ страхъ, ожидая новаго нашествія

на дворецъ. Бояре каждую минуту боялись за свою жизнь; духовенство опасалось раскольничьяго бунта. Въ іюль, тотчасъ посль казни Никиты, какой-то крещеный татарскій царевичь Матвій распустиль между стрельцами слухь, будто хотять извести стрельцовь; стрельцы толпою били челомь царямь, чтобь выдали имъ всъхъ бояръ. На этотъ разъ бояре избавились отъ бъды; схватили царевича Матвѣя, принудили подъ пыткою отказаться отъ своего извъта, а потомъ приказали четвертовать. Но за Матвъемъ явились другіе въ такомъ же родъ возмутители. Этихъ возмутителей также пытали и казнили. Стрельцы самовольно подвергли пытев и смерти одного своего полковника Янова. День ото дня опасность увеличивалась для царскаго семейства и бояръ. Въ августъ Хованскій разсорился со всею царскою думою за то, что дума не одобряла предположеннаго имъ налога съ дворцовыхъ волостей въ пользу стрельцовъ по 25 рублей на человъка. Вышедши изъ думы къ стръльцамъ, Хованскій сказалъ: "Дъти, знайте, мнъ бояре грозять за то, что я вамъ добра хочу! Мив стало делать нечего! Какъ хотите, такъ промышляйте". Стръльцы заволновались еще сильнъе.

19-го августа разнесся слухъ, будто во время крестнаго хода, -- который бываеть въ этоть день въ Донской монастырь, -стрильцы хотять перебить всю царскую семью, всёхь бояръ, и возвести на престолъ Хованскаго. Все царское семейство не участвовало въ этомъ крестномъ ходъ и на другой же день перебрадось въ Коломенское село. Затемъ бояре стали разъезжаться изъ Москвы: часть ихъ отправлялась въ царямъ, другіе разъёхались по своимъ вотчинамъ. Изъ всёхъ думныхъ людей остался въ Москвъ одинъ Хованскій; онъ во всемъ потаваль стрёльцамь. Около его кареты всегда шло по нятидесяти стръльцовъ съ ружьями, а на дворъ стоялъ стрълецкій карауль, человъкь во сто. По Москвъ ходили угрожающіе для стрвльцовъ слухи; говорили, будто боярскіе люди, по наущенію своихъ господъ, нападуть на струлецкихъ женъ и дътей, въ то время, когда стръльцы будуть на праздникъ новольтія 1 сентября. Наступиль этоть праздникь, на немь не было ни царей, ни бояръ, и народу пришло мало.

На другой день, второго сентября, въ Коломенскомъ селъ оказалось прилъпленнымъ въ воротамъ подметное письмо отъ имени одного московскаго стръльца и двухъ посадскихъ. Въ немъ извъщалось, что Хованскій собирается убить обоихъ государей, царицу Наталью, царевну Софію, патріарха и архіереевъ; одну изъ царевенъ думаетъ отдать за своего сына, а прочихъ постричь въ монастыри; затъваетъ перебить бояръ, кото-

рые не любять старой в вры, - возмутить по городамъ посадскихъ и врестьянъ, чтобы они перебили воеводъ, приказныхъ, господъ и боярскихъ людей, а потомъ хочетъ самъ взойти на престолъ и выбрать народомъ такого натріарха и архіереевъ, которые бы любили старыя книги. "Хованскій, — сказано было въ письму, - призываль въ себу нусколько человувъ посадскихъ и стрильцовь, даваль имъ деньги, поручая волновать народь, и объщаль стрёльцамь отдать имущество и вотчины убитыхъ людей" 1).

Софія со всёмъ царскимъ семействомъ немедленно переёхала въ монастырь Саввы Сторожевскаго, и 5 сентября разослала съ гоннами по разнымъ городамъ гоамоту во всемъ служилымъ людямъ, а также и къ боярскимъ слугамъ. Въ этой грамотъ извъпалось все служилое сословіе Московскаго Государства, что стръльцы, по наущенію Хованскаго, произвели мятежъ и убійства 15 и 16 мая: это діло, прежде признанное царскою грамотою за върную службу царямъ, - теперь оглашалось воровствомъ и измѣною; далѣе разсказывалось, какъ, по наущенію Хованскаго, раскольники приходили въ Кремль, какъ Никита билъ архіерея: наконець объявлялось, что бояринь князь Хованскій съ сыномъ своимъ Андреемъ, при помощи воровъ и изменниковъ, "мыслять вло государямъ": хотять перебить безъ остапку всьхъ бояръ, окольничихъ, думныхъ и ближнихъ людей. "Помните Господа Бога и свое объщание, -- говорилось въ грамотъ, -послужите намъ, великимъ государямъ, для очищенія отъ воровъ и измънниковъ царствующаго града Москвы. Идите въ намъ, великимъ государямъ, со всею своею службою и запасами тотчасъ, безсрочно съ великимъ посившеніемъ, днемъ и ночью, ничемь не отговариваясь, чтобы скорымь собраніемь устрашить воровъ и изменниковъ и не допустить ихъ до большаго дурна и до расширенія воровства..."

Проживши въ Саввиномъ монастыръ до 13 сентября, царская семья перевхала въ село Воздвиженское, какъ будто къ престольному празднику, и отсюда послань быль указь, чтобы къ 18 сентября събхались туда къ царямъ всъ бояре, окольничіе, думные люди, стольники, стряпчіе, московскіе дворяне и

жильцы.

Наканунъ назначеннаго срока, 17 сентября, -- день имянинъ

Подписано: "вручить государыны Царевны Софый Алексыевны."

<sup>1)</sup> Доносчики въ заключение говорили: "когда Господь Вогь все утишить, тогда мы вамъ, государямъ, объявимся; именъ намъ своихъ написать невозможно; а примъты у насъ: у одного на правомъ плечъ бородавка черная, у другого на правой ногв. поперекъ берца, рубецъ, посячено, а третьяго объявимъ мы потому, что у него примъть навакихъ нътъ."

Софіи,—село Воздвиженское наполнилось огромнымъ множествомъ знатныхъ людей. Хованскій съ сыномъ Андреемъ еще не прівхали, но уже были на пути. Послъ объдни царевна Софія созвала думу и приказала прочитать подметное письмо.

Думные люди, уже озлобленные противъ Хованскаго, приговорили его казнить смертью. Софія отправила боярина князи Лыкова съ отрядомъ схватить Хованскихъ на дорогѣ и при-

вести: въ Воздвиженское.

Старый Хованскій, повхавшій отдільно отъ сына, остановился отдохнуть въ патріаршемъ селів Пушкинів и, по тогдашнему боярскому обычаю, велівль себів раскинуть шатеръ. Лыковъ окружиль его ставку и, узнавши, что сынь Хованскаго, Андрей, паходится въ своей подмосковской вотчинів, послаль взять его.

Взяли Хованскаго отца, связали и повезли, а за нимъ вслъдъ отправили и Хованскаго сына. Когда Ликовъ подвезъ Хованскихъ къ царскому двору, вышли посланные и сказали, чтобы онъ не въвзжалъ съ ними во дворъ, а остановился у воротъ. Изъ двора вышли вст думные люди и съли на скамьяхъ передъ ворогами. Думный дьякъ Шакловитый читалъ приговоръ: Хованскихъ обвиняли въ неправильномъ распоряжении денежною казною въ пользу стръльцовъ, въ потачкт наглому невъжеству стръльцовъ, въ неправомъ судт, въ дерзкихъ ртчахъ, въ подущени раскольниковъ, въ неповиновении царскимъ указамъ и пр. Затты прочитано было подметное письмо; дъякъ произнесъ: "воровскія дъла ващи съ этимъ письмомъ сходны. Злохитрый замыселъ вашъ обличился. Государн приказали васъ казнить смертью".

"Господа бояре,—сказалъ старикъ Хованскій, — извольте выслушать: вто былъ настоящій заводчикъ бунта стредецкаго, отъ кого онъ умышленъ и учиненъ. Донесите ихъ царскимъ величествамъ, чтобы намъ съ ними дали очныя ставки, а такъ скоро и безвинно насъ бы не казнили. Если же мой сынъ такъ дёлалъ, какъ написано въ сказке (приговоре), то я предаю его проклятію".

Допустить Хованскаго до такого рода оправданія— значило раскрывать много такого, что хотёли утанть. Бояринъ Милославскій болье всёхъ этого боялся и даль знать царевнь Софьь о словахъ Хованскаго. Софья выслала приказаніе не-

медленно исполнить приговоръ.

Стрвлецъ стремяннаго полка отрубилъ головы—сначала отцу, потомъ сыну. Казнь исполнялась передъ дворцовыми воротами у московской большой дороги.

Совершивши такое дёло, Софья боялась мщенія стрёль-

по городамъ торопить служилыхъ, чтобы они какъ можно скорфе шли къ Троицф, а сама вслфдъ затфиъ отправилась туда же съ царскою семьею и заперлась въ монастырф. Тамъ было базопаснфе, стфиы крфпки, на стфиахъ пушки; оборону Троицкой лавры взялъ на себя ближній бояринъ, любимецъ Софьи, князь Василій Васильевичъ Голицынъ.

Опасенія Софьи оказались не напрасны; у Хованскаго быль еще меньшой сынь Ивань, занимавшій должность комнатнаго стольника при царѣ Петрѣ. Онь убѣжаль въ Москву, принесь извѣстіе о смерти отца, говориль, что бояре идуть на Москву съ тѣмъ, чтобъ истребить всѣхъ стрѣльцовъ и сжечь ихъ дворы. Стрѣльцы заволновались, захватили въ свои руки Кремль, овладѣли пушечнымъ дворомъ, забрали орудія и порохъ, разставили караулы у всѣхъ московскихъ воротъ, —ожидали, что на нихъ нападутъ боярскіе люди, по приказанію своихъ господъ. Патріархъ былъ въ опасномъ положеніи. Онъ уговаривалъ стрѣльцовъ покориться, а они за то грозили убить его, какъ только бояре пошлютъ противъ нихъ своихъ людей.

Прошло нѣсколько дней: на Москву нападенія не было. Стрѣльцы, узнавши, что царская семья у Троицы, убѣдили патріарха послать туда чудовскаго архимандрита Адріана звать царей въ Москву.

Но Софья уже не боялась стрёльцовъ. Въ крёпкій монастырь не такъ легко было имъ проникнуть, какъ въ кремлевскій дворецъ; притомъ же туда безпрестанно отовсюду собирались служилые. Она потребовала, чтобъ стрёльцы прислали по двадцати человёкъ лучшей братьи отъ каждаго полка.

Самонадѣянность и наглость стрѣльцовъ смѣнилась малодушіемъ. Тѣ, которымъ приходилось идти въ числѣ выборныхъ, считали себя обреченными на смерть. Всѣ стрѣльцы думали, что имъ теперь будетъ "конечный переводъ". Московскіе люди, которые прежде такъ боялись ихъ, теперь подсмѣивались надъ ними, и говорили: "куда вамъ, мужикамъ, владѣть разумными людями и государямъ указывать"! Стрѣльцы съ покорностью упросили патріарха, чтобы онъ отправилъ съ ихъ выборными какого-нибудь архіерея.

Выборные отправились къ Троицѣ и съ ужасомъ поминутно встрѣчались на дорогѣ съ ратными людьми, созванными для укрощенія стрѣльцовъ. Явившись передъ Софьей, выборные пали ницъ, во всемъ повинились. Царевна, проговоривши имъ приличное нравоученіе, сказала, чтобы немедленно всѣ

полки надворной пѣхоты (стрѣльцовъ) подали повинную челобитную за общимъ рукоприкладствомъ.

Выборные воротились въ Москву съ этимъ приказаніемъ. При участіи патріарха, стръльцы составили требуемую челобитную, объщались впередъ не самовольствовать и не мъшаться въ чужія діла. Софья объявила имъ, что если кто впередъ станетъ хвалить прежнія дёла стрёльцовъ, тоть будеть казненъ смертью; тому же подвергается и всякій, кто будеть слышать о такихъ похвалахъ и не донесетъ. Сами стрельцы, конечно по внушенію Софьи, били челомъ о томъ, чтобы сломать столиъ, поставленный въ оправдание ихъ злодъяний. Софыя съ царскимъ семействомъ вступила въ Москву. Новоприбывшіе служилые люди заняли есь караулы въ Кремль. Всьмъ боярскимъ людямъ объявлена похвала за върность своимъ господамъ; но стрелеция смуты не остались безъ последствій: множество холоповь и крестьянь во время этихъ смуть покинули своихъ прежнихъ владъльцевъ, и въ слъдующіе годы правительство издавало распоряженія, чтобы ловить б'єглыхъ, наказывать и препровождать къ прежнимъ господамъ. Начальство надъ стрельцами поверено было Шакловитому. Это былъ человъвъ ръшительный. Стръльцы попытались-было начать прежнія буйства, но Шакловитый тотчась же казниль пятерыхъ изъ нихъ, а потомъ со всёхъ полковъ удалилъ изъ Москвы въ украинные города наиболъе задорныхъ и безпокойныхъ.

Съ этихъ поръ Софья именемъ двухъ царей безпрекословно семь лѣтъ управляла государствомъ. Во внутреннихъ дѣлахъ не происходило никакихъ важныхъ измѣненій, кромѣ кое-какихъ перемѣнъ въ дѣлопроизводствѣ 1). Правительство по прежнему противодѣйствовало обычному шатанію народа и дѣлало распоряженіе объ удержаніи жителей на старыхъ мѣстахъ. Разбои усиливались; даже люди знатныхъ родовъ выѣзжали на дорогу съ разбойничьими шайками 2). Помѣщики дрались между собою, наѣзжали другъ на друга со своими людьми, жгли другъ у друга усадьбы; ихъ крестьяне, по ихъ приказанію, дѣлали нападенія одни на другихъ, истребляли хлѣбъ на поляхъ и производили пожары. Межеваніе, начатое при Өедорѣ, продолжаясь при Софъѣ, приводило къ самымъ крайнимъ безпорядкамъ. Помѣщики, недовольные межеваніемъ, посылали своихъ крестьянъ на межевщиковъ съ оружіемъ, не давали имъ

<sup>4)</sup> Какъ, напр., замъна Разбойнаго приказа Сыскнымъ.

<sup>2)</sup> Таковы были: князья Лобановь-Ростовскій и Иванъ Микулинъ; они разбивали дюдей на Троицкой дорогі подъ Москвою: ихъ наказали кнутомъ.

мфрить земли, рвали веревки, а нфкоторыхъ межевщиковъ поколотили и изувъчили. За такія самоуправства правительство определило наказывать кнутомъ и ссылать въ Сибпрь; но безчинства отъ этого не прекращались. Небогатые помъщики находились подъ произволомъ богатыхъ, владъвшихъ многими крестьянами; кто былъ сильнье, тоть у сосъда отнималь землю. И бъдняку трудно было тягаться съ богачемъ. Въ самой Москвъ происходили въ то время безпрестанныя безчинства, воровства и убійства. Правительство д'ялало распоряженіе под'я строгимъ наказаніемъ, чтобы въ городѣ не стрвляли изъ ружей, не дрались на кулачкахъ, не стибали съ ногъ людей и не били полицейскихъ служилыхъ (капитановъ и стрельцовъ). Но самою важною причиною смуть быль расколь, который не только не прекращался отъ преследованій, но возрасталь въ страшвыхъ размёрахъ. Въ 1682 году, после вазни Никиты Пустосвята разослана была грамота во всёмъ архіереямъ, чтобъ они сыскивали раскольнововь и предавали ихъ казви. Еще строже быль указъ конца 1684 года. Вельно было хватать всякаго, кто не ходиль въ церьковь, не исповедывался, не пускаль къ себъ священника въ домъ; такихъ приказано было подвергать пыткъ; если обвиненный подъ пыткой обвиняль кого-нибудь въ соучастіи, и того велёно хватать, давать ему очныя ставки, производить объ немъ обыскъ и, въ случав сомненія, пытать. Поваявшіеся были отправлены для исправленія къ духовному начальству, а непокорныхъ велено было сжигать живьемъ. За укрывательство раскольниковъ и за недонесение положено было бить кнутомъ. Но напрасно правительство думало испугать раскольниковъ огнемъ: они сами сожигались, воображая себъ, что тамь приносять жертву Богу. Такія ужасающія явленія безпрестанно новторялись повсюду и выказались въ самомъ чудовищномъ видъ въ Олонецкой земль. Въ 1687 году, нъкто расколоучитель Емельянъ Ивановъ изъ Повенца сошелся съ другимъ фанатикомъ Игнатіемъ, который завель себъ пустынь близъ Каргополя, считаемъ быль за святого мужа и совратилъ многихъ каргопольцевъ. Они съ толпою последователей захватили Палеостровскій монастырь на Онежскомъ озерф. Когда противъ нихъ послано было войско подъ начальствомъ Мишенскаго, раскольники зажгли монастырь; ратные люди потушили подарь; часть раскольниковь съ Игнатіемь сгорёла 1), а Емельянь съ остальными убъжаль. Два года его отыскивали, онъ скрывался со своими товарищами въ непроходимыхъ лесахъ. Рат-

<sup>1)</sup> По взвёстіямъ распольниковъ, ихъ сгорёло 2,700 человёвъ.

ные люди, не поймавши Емельяна, свиръпствовали надъ другими раскольниками и безъ жалости разоряли пристанища поселянъ, гдъ жители упорствовали въ расколъ. Въ 1689 году Емельянъ опять очутился въ Палеостровскомъ монастыръ, вмъств съ соловецкимъ монахомъ Германомъ; съ ними было до 500 человъкъ. Девять педъль сидъли они запершись въ монастыръ. На всъ убъжденія сдаться они отвъчали ругательствами противъ церкви, отстреливались отъ ратныхъ людей и паконецъ, когда увидели невозможность держаться долее, зажгли монастырь и всв сгорваи. Вездв, гдв собирались толиы раскольниковъ, припасались ими горючія вещества, чтобы прибъгнуть къ этому средству спасенія, когда придуть гонители. Являлись учители, пропов'ядывавшіе, что даже и безъ гоненія самое богоугодное дёло сжечься, и уговаривали цёлыя толиы мужчинъ, жепщинъ и дътей предавать себя "крещенію огнемъ", царствія, ради, небеснаго.

Изъ внъшнихъ дълъ правленія Софьи самымъ важнымъ событіемъ было заключеніе въ 1680 году съ Польшею мира, прекратившаго долговременную тяжелую распрю за Малороссію. Какъ следствіе этого мира быль походъ въ Крымъ Василія Васильевича Голицына, погубившій гетмана Самойловича 1). Черезъ два года быль предпринять другой походъ, къ которому, тавже какъ и къ первому, свлонили Россію Австрія и Польша. Кром' того, бывшій константинопольскій патріархъ Діонисій, низложенный турецкимъ правительствомъ за расположение къ Россіи, убъждаль русских воспользоваться удобным вслучаемь для освобожденія христіань отъ турецваго ига, потому что между самими турками тогда происходили междоусобія (султанъ Магометь IV быль низвержень войскомь и на его мъсто посажень брать его Сулимань II), а австрійцы и венеціанцы одерживали верхъ надъ турками. Молдавскій господарь Щербанъ съ своей стороны убъждаль московское правительство послать войско на турокъ и увърялъ, что всъ христіане, находящіеся подъ турецкою властью, возстануть при появленіи русскаго войска. При такихъ блестящихъ надеждахъ московское правительство двинуло весною 1689 года 112,000 войска на Крымъ, съ войскомъ было до 350 пушекъ. Начальство взялъ на себя любимецъ Софьи Голицынъ. Къ нему примкнулъ малороссійскій гетманъ Мазеца со своими козаками. Русское войско прошло черезъ степь, одержало верхъ въ битвѣ съ ханомъ и дошло до Перекона. Но Голицынъ не рѣшился перейти на полуостровъ.

<sup>1)</sup> См. біогр. "Преемники Вогдана Хмельницкаго".

Его испугаль недостатокь воды, особенно чувствительный при сильномы майскомы зной. Остановившись подъ Перекопомы, Голицыны завелы переговоры сы ханомы и, не дождавшись ихы окончанія, поспёшно отступиль, уб'єгая оты преслёдовавшихы его татары.

Этотъ неудачный походъ совершенно уронилъ Голицына. На него стали смотръть какъ на неспособнаго труса, но Софья силилась представить и этотъ походъ геройскимъ дѣломъ. Не только самъ Голицынъ получилъ въ награду вотчину, 300 рублей денежной прибавки къ жалованью и разные подарки, но и всѣ участники похода были щедро награждены. Софья до слѣпой страсти была предана этому человѣку. Въ письмахъ своихъ она называла его: "свѣтомъ батюшкою, душою своею, сердцемъ своимъ", и т. и. 1).

Любовь Софьи не спасла Голицина, а его неудачный походъ въ Крымъ сдѣлался ближайшимъ поводомъ къ паденію самой царевны. Давняя вражда Софьи съ царицей Натальей и Нарышвиными, ея нелюбовь къ Петру не прекращались съ лѣтами. Софья была правительницею государства только при малолѣтствѣ царей. Оба царя пришли въ совершенный возрастъ. Иванъ Алексѣевичъ еще въ 1684 году сочетался бракомъ съ Прасковіей, дочерью боярина Өедора Борисовича Салтыкова. По своему малоумію онъ не угрожалъ Софьѣ потерею власти. Но вотъ и Петръ достигъ шестнадцати лѣтъ, окружилъ себя "потѣшными"—молодежью, собранною вначалѣ изъ товарищей дѣтскихъ игръ царя, а потомъ изъ охотниковъ разнаго званія.

<sup>1)</sup> Приводимъ для образчика одно изъ этихъ писемъ: "Светь мой братецъ васенка, здравствуй батюшка мой на многія літа и паки здравствуй, Божією и пресвятыя Богородицы и твоимъ разумомъ и счастіемъ побідивь агаряны, подай тебі Господи и впредь враги побъждати, а мив свыть мой, выры не имвется што ты къ намъ возвратитца, тогда веры поиму, какъ увижю во объятіяхъ своихъ тебя, света моего. А что, свёть мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто явёрна грёшная передъ Богомъ и недостойна, однакоже дерзаю, надъяся на его благоутробіе, аще и гръшная. Ей всегда того прошю, штобы свёта моего върадости видеть. Посемъ здравствуй, свёть мой, о Христв на въки неищетные. Аминь". Въ другомъ своемъ письме, писанномъ въ Крымъ, Софья высказываеть ту же горячую любовь къ своему любимцу... "Батюшка мой платить за такіе твои труди неисчетные радость моя, світь очей моихъ, мнів въры не имътца, сердце мое, что тебя, свътъ мой, видъть. Великъ бы миж день той быль, когда ты, душа моя, ко мев будень; еслибы мев возможно было, я бы единымь днемъ тебя поставила передъ собою. Писма твои, врученны Богу, къ намъ все дошли въ целости изъ подъ Перокопу... Я брела пета изъ Воздвиженскова, толко подхожу къ монастирю Сергія Чудотворца, къ самымъ святымъ воротамъ, а отъ васъ отписки о бояхъ: я не помню, какъ взошла, чла идучи, не въдаю, чёмъ его свъта благодарить за такую милость его и матерь его, пресвятую Богородицу, и преподобнаго Сергія, чудотворца милостиваго..."

Петръ проводилъ съ ними время въ воинскихъ упражненіяхъ, строилъ земляныя кръпости и бралъ ихъ, а въ 1688 году, увидя однажды старое заброшенное судно, получилъ страстное желаніе строить суда, плавать по морю и началъ свои первые опыты на Переяславскомъ озеръ. Царица Наталья, страшась козней Софьи, боялась отлучекъ сына и его горячности, а нотому поспъшила его женить. 27 января 1689 года Петръ сочетался бракомъ съ Евдокіей Өедоровной Лопухиной, дочерью окольничаго. Событіе было важное и даже можно сказать роковое для Софьи, такъ какъ по русскимъ попятіямъ женатый человъкъ считался совершеннольтнимъ и Петръ въ глазахъ своего народа получилъ полное нравственное право избавить себя отъ опеки сестры.

Еще ранве этого времени, въ 1687 году, Софья, предупреждая ожидаемую опасность со стороны Петра, затъвала вънчаться царскимъ вънцомъ. Для этого ей нужна была опора стръльцовъ. Шакловитый, преданный ей всею душою, подготовиль челобитную какъ будто отъ всёхъ чиновъ Московскаго Государства и началъ склонять стрельцовъ содействовать своему плану. Вмёстё съ тёмъ онъ чернилъ передъ ними царицу Наталью и Нарышкиныхъ, увфрялъ, что они имфютъ злые умыслы на Софью, при этомъ дёлалъ намеки на возможность избіенія Нарышкиныхъ и даже на убійство самого Петра; козни его не удавались: нашлось только всего иять человъкъ, готовыхъ на какое угодно смёлое дёло. Мысль о вёнчаніи на царство Софьи была оставлена. Въ 1689 году, іюля 8, быль крестный ходь въ Казанскій соборь. Софья прежде всегда участвовала въ подобныхъ крестныхъ ходахъ, вместе съ обоими дарями, какъ правительница государства. Петръ на этотъ разъ послаль ей сказать, чтобь она не ходила: это имбло такой смысль, что Цетръ уже не считаль ее правительницею. Софья не послушалась и пошла за крестами, а Петръ черезъ то самъ не пошель въ крестный ходъ, и увхаль изъ Москвы. Возвратился Голицынъ изъ своего вторичнаго крымскаго

Возвратился Голицынъ изъ своего вторичнаго крымскаго похода. Петръ не соглашался назначать ему и его товарищамъ награды, и хотя на этотъ разъ не сталъ спорить съ сестрою, но когда Голицынъ и другіе участники крымскаго похода, получившіе награды, явились къ Петру съ благодарностію за награды, то Петръ не пустилъ ихъ къ себѣ на глаза. Тутъ Софія увидѣла, что ея власти скоро будетъ конецъ. Оставалось или покориться своей судьбѣ, или отважиться на попытку сдѣлать переворотъ. Шакловитый хотѣлъ-было взволновать стрѣльцовъ такимъ же порядкомъ, какъ дѣлалось прежде,—уда-

рить ва набатъ и подвять тревогу, какъ будто царевив угрожаеть опасность; но стръльцы, за исключениемъ очень немногихъ, сказали, что они по набату дела не станутъ начинать. Софья ухватилась-было за средство, которое ей такъ удалось въ былыя времена съ Хованскимъ. Въ царскихъ хоромахъ "на верху" появилось подметное письмо, въ которомъ предостерегали даревну, что ночью, съ 7-го на 8-е августа явится изъ Преображенского "потвиниме" даря для убіенія даря Ивана Алексвевича и всвхъ его сестеръ. Шакловитый вечеромъ 7-го августа призваль четыреста стрельцовь съ заряженными ружьями въ Кремль, а триста поставилъ на Лубянкъ. Его подручники 1) начали наущать стральцовъ, что надобно убить "медведицу", старую царицу, а "если сынъ станетъ заступаться за мать, то и ему спускать нечего". Но и это не удалось. Пятисотный стрёлецкаго стремянного полка Ларіонъ Елизарьевъ съ семью другими стръльцами составиль замысель предупредить Петра. Двое изъ его товарищей, Мельвовъ и Ладогинъ отправились ночью въ Преображенское извъстить царя, что противъ него затввается недоброе.

Пробужденный отъ сна Петръ выскочиль въ одной сорочев, босой, бросился въ конюшню, съль на коня и ускакаль въ ближайшій лісь. Туда принесли ему платье. Онь оділся, и вийств съ Гавриломъ Головкинымъ во весь духъ пустился въ Троицкую давру, куда посибль черезъ пять часовъ. Къ нему на другой же день прибыла туда мать, жена, преданные бояре, потешные и стрельцы Сухарева полка. Утрочь съ ужасомъ узнала Софья и ея приверженцы о бъгствъ Петра. Елизарьевъ со своими товарищами и полвовникъ Циклеръ, прежде самый ревностный сторонникъ Софьи, тотчасъ убхали въ Петру и откровенно объявили ему, что давно уже Шакловитый старается подвинуть стральцовъ на умерщвление царицы Натальи и приверженныхъ Петру бояръ. Петръ приказалъ написать грамоты во всь стрелецие полки, чтобы къ 18 августа къ нему явились въ Троицу всв полковники и начальники съ десятью рядовыми стрельцами отъ каждаго полка для важнаго государева дела.

Софья принимала свои мёры: разставляла караулы по Земляному городу и приказывала всё грамоты, какія будуть оты Петра, доставлять къ ней. Созвавши къ себё полковниковъ, она грозила имъ отрубить головы, если они пойдуть къ Троицё. Сама, между тёмъ, видя неудачу своихъ замысловъ, Софья думала примириться на время съ Петромъ и посылала къ нему

<sup>1)</sup> Никита Гладкій, Кузьма Черный, Стрижевь, Петровь и Кондратьевь.

одного за другимъ двухъ бояръ, Троекурова и Прозоровскаго, и убъждала брата возвратиться въ Москву для примиренія. Эти бояре вернулись безъ успъха. Софья отправила къ Троицъ патріарха Іоакима, но тотъ сдълалъ еще хуже для Софьи: онъ остался у Троицы. Патріархъ, тотчасъ послѣ смерти Өедора, былъ сторонникомъ Петра; онъ только по необходимости согласился па двуцарствіе и въ душѣ не былъ расположенъ къ Софьѣ, тѣмъ болѣе, что Софья оказывала благосклонность къ врагу патріарха Сильвестру Медвѣдеву, а приверженцы царевны поговаривали о сверженіи Іоакима съ патріаршества и о поставленіи, вмѣсто него, Сильвестра.

Царь Петръ, не дождавшись стръльцовъ, которыхъ требоваль къ Троицъ, послаль въ другой разъ грамоту въ Москву съ прежнимъ приказаніемъ явиться къ нему всъмъ полковникамъ и начальнымъ людямъ съ десятью рядовыми изъ каждаго полка, да, сверхъ того, приказывалъ явиться изъ всъхъ московскихъ сотенъ и слободъ всъмъ старостамъ съ десятью тяглецами; на этотъ разъ за ослушаніе объщалась смертная казнь. Пять полковниковъ, много урядниковъ и рядовыхъ стръльцовъ отправились къпТроицъ.

Софья, видя, что борьба съ Петромъ неравна, устроить съ нимъ мировую черезъ другихъ не удается, сама повхала къ Петру, но ее не пустили и приказали воротиться назадъ изътсела Воздвиженскаго.

Вслёдъ за нею прибылъ, 1-го сентября, недавно отъ хавтій изъ Москвы къ Троицъ стрълецкій полковникъ Нечаевъ съ требованіемъ выдать Шакловитаго, Медвъдеза и другихъ сообщниковъ, на которыхъ указали стръльцы.

Софья до того была раздражена этимъ требованіемъ, что приказала было отрубить Нечаеву голову, но опомнилась, разсудивши, что этимъ поступкомъ въ ея положеніи она скорѣе проиграетъ, чѣмъ выиграетъ. Она собрала стрѣльцовъ и говорила имъ въ такомъ смыслѣ:

"Письма, что привезли изъ Троицы, составлены ворами. Какъ можно выдавать людей? Они подъ пыткою оговорять другихъ, людей добрыхъ; девять человъкъ девять-сотъ оговорятъ. Злые люди разсорили меня съ братомъ, выдумали вакой-то заговоръ на жизнь младшаго царя; изъ зависти къ върной службъ Оедора Шакловитаго, за то, что онъ день и почь трудится для безопасности и добра государства, они очернали его зачинщивомъ заговора. Я сама хотъла уладить дъло, узнать причину козни и поъхала въ Троицъ, а братъ, по наущенію злыхъ совътниковъ, не допустилъ меня къ себъ и не велълъ

туда вхать, и я воротилась со стыдомъ. Сами знаете, какъ я управляла государствомъ семь лётъ, принявши правленіе въ смутное время; подъ моимъ правленіемъ заключенъ честный и твердый миръ съ нашими сосёдями христіанскими государями, враги вёры христіанской приведены въ ужасъ и страхъ нашимъ оружіемъ. Вы, стрёльцы, за вашу службу получили важныя награды, и я къ вамъ всегда была милостива. Не могу повёрить, чтобы вы стали мнё невёрны и повёрили измышленіямъ враговъ мира и добра! Они ищутъ головы не Шакловитаго, а моей и моего брата Ивана. Я обёщаю вамъ награду, если останетесь мнё вёрны и не будете мёшаться въ это дёло, а тё, которые будутъ непослушны и начнутъ творить смуту, будутъ наказаны. Помните: если пойдете къ Троицё, здёсь останутся ваши жены и дёти..."

Потомъ Софья позвала къ себъ толпу посадскихъ и говорила имъ ръчь въ томъ же духъ. Стръльцовъ и служилыхъ иноземцевъ поили виномъ, даже Нечаеву поднесли водки.

Между темъ Петръ, не получая ответа отъ Нечаева, послаль снова требованіе выдать Шакловитаго со всёми сообщниками, и приказываль служилымъ иноземцамъ прибыть къ нему къ Троицъ. Генералъ Гордонъ, начальникъ иноземцевъ, по поводу этого царскаго приказанія обратился къ завёдывавшему иноземнымъ приказомъ, князю Василью Васильевичу Голицыну. "Я доложу объ этомъ старшему царю"—сказалъ Голицынъ Гордону. Но Гордонъ не счелъ нужнымъ ждать доклада, —онъ понималъ, что Голицынъ только тянетъ время, выжидая, не обратятся ли обстоятельства къ пользё Софьи. Гордонъ отправился 5 сентября къ Троицъ съ служилыми иноземцами и былъ принятъ очень ласково. Петръ допустилъ иноземцевъ къ своей рукъ и велёлъ имъ дать по чаркъ водки.

Переходь иноземцевъ привель дёло Софьи еще ближе къ печальной развязкё. На стрёльцовъ не было надежды. Они по-хватали подручниковъ Шакловитаго, черезъ которыхъ онъ прежде пытался взволновать стрёльцовъ, и отвезли ихъ къ Троицё. Въ числё схваченныхъ главнёйтій былъ Обросимъ Петровъ, который передъ тёмъ уже нёсколько дней скрывался у пономаря, и чуть только попытался выйти, — тотчасъ былъ схвачень. Онъ во всемъ сознался еще до пытки.

Ясно, что отозвались Софьв и смерть Хованскаго, и сборь служилыхъ для уврощенія стрвлецкаго своеволія, и грамота, въ которой стрвльцамъ поставили въ воровство переворотъ, произведенный ими въ пользу Софьи. Не было теперь у стрвльцовъ большого желавія отважиться на черезъ-чуръ смёлое двло за ту,

которая уже показала имъ, какъ она благодаритъ за услуги и какъ можно положиться на ея объщанія. На московскія сотни и слободы еще менье можно было надъяться Софьв, когда стръльцы, люди военные, не шли за нею. Софья съ Шакловитымъ ръшились попытаться поднять за себя Россію: это уже значило, какъ говорится, все поставить на карту разомъ.

Шакловитый изготовиль грамоту въ людямъ всёхъ чиновъ Московскаго Государства отъ имени Софьи. Правительница приносила жалобу всему народу не на Петра, а на его родственниковъ Нарышкиныхъ: "они ни во что ставятъ старшаго царя Ивана, забросали его комнату полѣньями, изломали его царскій вѣнецъ; потѣшные Петровы дѣлаютъ людямъ насилія, а царь Петръ никакихъ челобитныхъ не слушаетъ и пр.". Но этой грамотѣ не суждено было быть разосланною.

6 сентября, уже вечеромъ, толпа стръльцовъ явилась передъ дворцомъ и требовала выдачи Шакловитаго. Софья думала подъйствовать на нихъ твердостью и угрозами и сказала повелительно, что не выдастъ, и что они не должны мъшаться въ ея дъла. "Если намъ не выдадутъ Шакловитаго, — закричали стръльци—то мы ударимъ въ набатъ!" Бояре, окружавшіе Софью, испугались: "Государыня царевна, — сказали они, — нельзя имъ перечить, нельзя спасти Шакловитаго; будетъ бунтъ; тогда мы всъ пропадемъ: лучше его выдать". Софьи оставалось послушаться. Шакловитый былъ выданъ и на другой день около часа пополудни привезенъ къ Троицъ.

Вечеромъ, около пяти часовъ, въ тотъ же день, прибылъ къ Троицъ Василій Васильевичъ Голицынъ съ нъсколькими думными людьми <sup>1</sup>). Царь не допустилъ ихъ къ себъ. Имъ велъно было ждать ръшенія.

Начались допросы и пытки. Шакловитый сначала во всемъ запирался, по послё первой пытки сталъ виниться на половину, а когда его повели пытать въ другой разъ, то, не допустивши до пытки, сознался, что разговаривалъ со стрёльцами о томъ, какъ бы произвести пожаръ въ Преображенскомъ сель и убить царицу, однако упорно отрицалъ умыселъ на жизнь царя Петра. Шакловитый обвинялъ въ соучастіи и Василія Васильевича Голицына.

У Василія Голицына быль двоюродный брать Борись, ревностивишій приверженець Истра, любимець его и главный рас-

<sup>1)</sup> Съ бояриномъ Леонтіємъ Романовичемъ Неплюевимъ, окольничимъ Венедиктомъ Андреевичемъ Змѣевимъ, думнимъ дворяниномъ Григоріємъ Ивановичемъ Калачовимъ, и думнимъ дьякомъ Емельяномъ Игнатьевичемъ Украинцевимъ.

порядитель, какъ оказалось, по следствію надъ заговорщиками. Обвинение въ измѣнѣ ложилось интномъ на весь родъ Голицыныхъ. Заступленію Бориса обязань быль Василій Голицынь темь. что его хотя наказали, но за другія вины. 9 сентября онъ быль призванъ во дворецъ вмёстё съ сыномъ Алексемъ. Думный дьякъ прочиталъ ему приговоръ, по которому онъ лишался боярства и вибств съ сыномъ и семьею ссылался въ Каргополь: это постигало его за то, что онъ, мимо царей, подавалъ доклады царевнъ Софьви, сверхъ того, за дурныя распоряжения во время крымскаго похода, причинившія разореніе государству и отягощеніе народу 1). Боярина Неплюева осудили на ссылку въ Пустозерскъ за дурное управление въ Съвскъ, гдъ онъ прежде былъ наместникомъ; Змевъ удаленъ въ свои костромскія вотчины; прочихъ простили. Напрасно Василій Голицынъ написаль въ свое оправдание длинное объяснение въ семнадцати пунктахъ; дары не читаль его.

11 сентября, въ 10 часовъ вечера, противъ Лавры, у большой дороги, вывели преступниковъ на смертную казнь при большомъ стеченіи народа. Шакловитому отрубили голову топоромъ. Тоже сдёлали стрёльцамъ: Обросиму Петрову и Кузьмѣ Чермному. Полковнику Семену Рязанцеву велёли положить голову на плаху, потомъ велёли ему встать, дали нѣсколько ударовъ кнутомъ и отрёзали кусокъ языка. Такому же паказанію подвергли еще двоихъ 2).

Наконецъ Петръ отправилъ къ старшему брату письмо, въ котором представляль, что имъ обоимъ, будучи въ совершенномъ возраств, пора править государствомъ самимъ, а не дозволять третьему лицу, сестръ, вмѣшиваться въ правленіе. Съ своей стороны Петръ объщался почитать, какъ отца, старшаго брата. Слабоумний Иванъ не прекословилъ.

Всладь за письмомъ Петра отправленъ быль въ Москву болринъ Троекуровъ съ приказаніемъ Софьв переселиться въ Новодавнчій монастырь. Софья насколько дней упрямилась и успала еще переслать письмо и деньги своему другу, Василію Голицыну. Наконецъ, въ конца сентября она поневола должна была ахать

<sup>1)</sup> Генераль Гордонь въ своихъ запискахъ разсказываеть, что Борисъ Голицынъ, принявши отъ Шакловитаго последнее признаніе, не показаль его тотчасъ Петру, чтобъ уничтожить изъ признанія то, что касалось Василія Голицына; но Нарышкины донесли объ этомъ царю. Борисъ извинялся передъ царемъ, что было уже поздно и онъ по этой причинъ не показаль бумаги тотчасъ. Петръ не лишилъ его милости и довёрія, но царица Наталья и Нарышкины питали къ нему за это злобу.

<sup>2)</sup> Пятидесятника Муромцева и стръльца Лаврентьева; наказаникъ сослади въ Сибирь.

въ монастырь. Ей дали просторное помѣщеніе окнами на Дѣвичье поле, позволили держать при себѣ свою кормилицу, престарѣлую Вяземскую, двухъ казначей и девять постельницъ. Изъ дворца отпускалось ей ежедневно опредѣленное количество разной рыбы, пироговъ, саекъ, караваевъ хлѣба, меду, пива, браги, водки и лакомствъ. Царицамъ и царевнамъ позволено было посѣщать ее во всякое время. Она могла свободно ходить внутри монастыря, участвовать въ храмовыхъ праздникахъ, но у воротъ постоянно стояли караулы изъ солдатъ полковъ Семеновскаго и Преображенскаго. Вдова царя Оедора, Мароа Матвѣевна, и супруга царя Ивана, Прасковы Оедоровна, очень рѣдко посѣщали Софью, но сестры были съ нею по прежнему дружны и вмѣстѣ втихомолку ругали Петра и жаловались на свою судьбу.

Съ паденіемъ Софьи началась самобытная діятельность Петра, и вмъсть съ тъмъ наступалъ и новый періодъ въ исторіи Россіи. Впиманіе Петра, какъ изв'єстно, обратилось на югь: была построена карабельная вефрь въ Воронежъ, и начаты походы въ Азовъ. Въ январъ 1696 года скончался бользненный, слабоумный Иванъ. Двоевластіе кончилось. Азовъ былъ взять. Петръ началь десятками отправлять своихъ подданныхъ учиться за-границу, а въ началѣ 1697 года рѣшился ѣхать туда самъ инкогнито, подъ именемъ урядника преображенского полка Петра Михайлова, т.-е. въ томъ чинъ, въ какомъ онъ состоялъ тогда, начавши, для примера другимъ, военную службу съ низшаго чина. Его неутомимая дъятельность, его недовольство старыми порядками, посылка людей за границу и, наконецъ, неслыханное до того времени намфреніе самому бхать учиться у иноземцевъ, уже возбудили противъ него злые умыслы. 23 февраля, когда царь, готовясь къ отъёзду, веселился на прощаніе съ боярами у своего любимца иноземца Лефорта, ему дали знать, что пришель съ доносомъ пятисотенный стрелець, Ларіонъ Елизарьевъ (тотъ самый, который предувъдомилъ Петра о замыслахъ Шакловитаго) съ десятникомъ Силинымъ. Ихъ позвали въ царю и опи объявили, что Иванъ Циклеръ, уже пожалованный въ думные дворяне, собирается убить царя. Циклеръ передъ тёмъ только получилъ отъ царя назначеніе построить Таганрогъ и быль этимъ недоволенъ. Оказавши важную услугу Петру въ дёлё Шакловитаго, онъ ожидаль, что будетъ важнымъ человёкомъ у царя и обманулся, такъ что онь сдёлался врагомъ царя, которому такъ услужилъ въ прежніе годы.

Циклеръ былъ схваченъ и подъ пыткою показалъ на окольничаго Соковнина, заклятаго старовъра, брата боярыни Морозо-

вой и княгини Урусовой (признаваемыхъ раскольниками до сихъ поръ за мученицъ). Соковнинъ подъ пыткою сознадся, что дъйствительно говорилъ о возможности убить государя, такъ какъ государь вздить или одинь, или съ малымъ числомъ людей. Соковнинъ при этомъ оговорилъ зятя своего, Оедора Пушкина, и сына его Василія. Вражда въ Петру происходила, по ихъ показанію, оттого, что царь началь посылать людей за море учиться. невъдомо чему. Обвиненные притянули въ дълу двухъ стрълецкихъ пятидесятниковъ. Всёхъ ихъ присудили въ смертной казни. Циклеръ передъ казнью объявиль, что въ прежніе годы, во время правленія Софьи, царевна и покойный бояринь Иванъ Милославскій уговаривали его убить царя Петра. Петръ приказаль вырыть изъ земли гробъ Милославскаго и привезти въ Преображенское село на свиньяхъ. Гробъ открыли; Соковнину и Циклеру рубили прежде руки и ноги, потомъ отрубили головы: кровь ихъ лилась въ гробъ Милославскаго. Пушкину и другимъ отрубили головы. На Красной площади быль поставлень столив съ железными спицами, на которыхъ были воткнуты головы казненныхъ.

Вследъ затемъ Петръ усилилъ караулъ у воротъ Ново-

дъвичьяго монастыря, а самъ ужхалъ за-границу.

Въ то время, какъ Петръ въ Голландіи учился строить корабли, а потомъ фадиль по Европф присматриваться въ иноземнымъ обычаямъ, въ Москвъ управляли бояре, согласно начертаніямъ царя. Московскимъ стрѣльцамъ пришла тяжелая пора. Прежде они спокойно проживали себв въ столицв, занимаясь промыслами, величались значеніемъ царскихъ охранителей, всегда готовые, какъ мы видёли, обратиться въ мятежниковъ. Теперь ихъ выслали въ отдаленные города на тяжелую службу и притомъ на скудномъ содержаніи. Четыре полка (Чубарова, Колзакова, Чернаго и Гундертмарка) были отправлены въ Азовъ. Черезъ несколько времени, на смену имъ, послали другіе шесть полковъ. Прежніе четыре полка думали-было, что имъ позволять изъ Азова возвратиться въ Москву, какъ вдругъ имъ привазали идти въ Великія Луки, на литовскую границу, въ войско князя Ромодановскаго. Они повиновались, но въ мартъ 1698 года многимъ стало невыносимо: сто пятьдесять-иять человъвь самовольно ушли изъ Лукъ въ Москву бить челомъ отъ лица всехъ товарищей, чтобъ ихъ отпустили по домамъ. Въ прежнія времена случаи самовольнаго побъга со службы были не ръдкостью и сходили съ рукъ, но на этотъ разъ начальникъ Стрелецкаго приказа, бояринъ Троекуровъ, велълъ имъ немедленно идти назадъ, а четырехъ выборныхъ, которые къ нему пришли

объясняться, за дерзкія слова приказаль сейчась же засадить въ тюрьму. Стрёльцы отбили своихъ товарищей, буянили и не хотёли идти изъ Москвы. Бояре двинули на нихъ солдатъ Семеновскаго полка и выгнали изъ Москвы силою.

Стръльцы воротились къ пославшимъ ихъ товарищамъ. Ромодановскій въ это время, по указу, пришедшему изъ Москвы, должень быль распустить всёхь своихь служилыхь людей, но такое распоряжение не простиралось на стрельцовъ; ихъ четыре полка вельно было разставить по западнымъ пограничнымъ городамъ, а тѣхъ, которые самовольно ходили съ челобитной въ Москву, сослать въ Малороссію на въчныя времена. Стрельцы заволновались и не выдали Ромодановскому своихъ товарищей, ходившихъ въ Москву: Ромодановскій, распустивши передъ темъ служилыхъ, не имель возможности схватить виновныхъ стрёльцовъ. Стрёльцы, пошумёвши, ушли, какъ будто повинуясь приказанію идти въ назначенные имъ города, и на дорогв, на берегу Двины, 16 іюня устроили вругь. Туть одинъ изъ ходившихъ въ Москву, стрелецъ Масловъ, стоя на телетъ, пачалъ читать письмо отъ царевны Софьи, въ которомъ она убъждала стръльцовъ придти къ Москвъ, стать таборомъ подъ Новодевичьимъ монастыремъ и просить ее снова на державство, а если солдаты стануть не пускать ихъ въ Москву, то биться съ ними.

Стръльцы поръшили идти на Москву. Раздавались голоса о томъ, что надобно перебить всъхъ нъмцевъ, бояръ, самого царя не пускать въ Москву и даже убить его за то, что "сложился съ нъмцами". Впрочемъ, это были только одни толки, а не приговоръ всего круга.

Когда въ Москвъ заслышали, что идутъ къ столицъ стръльцы, то на многихъ жителей напалъ такой страхъ, что они ст имуществомъ разъъзжались по деревнямъ. Бояре, не допуская стръльцовъ до столицы, выслали противъ нихъ на встръчу войско въ числъ 3700 чел. съ 25 пушками. Начальство надъ этимъ войскомъ взялъ бояринъ Шеинъ съ двумя генералами: Гордономъ и княземъ Кольцо-Мосальскимъ. Высланное боярами московское войско встрътилось со стръльцами 17 іюня близъ Воскресенскаго монастыря. Сначала Шеинъ отправилъ къ нимъ въ станъ генерала Гордона. Гордонъ потребовалъ, чтобы стръльцы немедленно ушли въ назначенныя имъ мъста и выдали бы сто сорокъ человъкъ изъ тъхъ, которые только передъ тъмъ ходили въ Москву: ихъ считали главными зачинщиками бунта.

"Мы, — отвъчали стръльцы, — или умремъ, или непремънно

будемъ въ Москвъ хоть на три дня, а тамъ пойдемъ, куда прикажетъ".

"Васъ въ Москвъ не пропустятъ. Объ этомъ не помышляй-

те" сказаль имъ Гордонъ.

"Развъ всъ помремъ, тогда въ Москвъ не будемъ", отвъ-

чали стрёльцы.

Двое старыхъ стрѣльцовъ начали объяснять Гордону свои нужды, какъ стрѣльцы териятъ и голодъ и холодъ, какъ строили крѣпости, тянули суда съ пушечною и оружейною казною вверхъ Дономъ отъ Азова до Воронежа,—какъ имъ даютъ мѣсячнаго жалованья столько, что едва достаетъ на двѣ недѣли, говорили, что теперь они хотятъ только повидаться съ женами и дѣтьми своими. Толиа стрѣльцовъ подтверждала справедливость сказаннаго двумя ихъ товарищами.

"Я совътую вамъ, — сказалъ Гордонъ, — чтобы каждый полкъ особо обдумалъ и посовътовался о томъ, что вы дълаете".

"Мы всв за-одно" — возражали ему стрвльцы.

"Такъ знайте же,— сказалъ Гордонъ,—если вы теперь не примете милости его царскаго величества и мы принуждены будемъ силою привести васъ къ повиновенію, тогда уже не будеть вамъ пощады. Даю вамъ сроку четверть часа".

Гордонъ отъбхалъ въ сторону и черезъ четверть часа опять послалъ въ нимъ за ответомъ. Но стрельцы стояли на своемъ.

Шеинъ отправилъ къ стрельцамъ Кольцо-Мосальскаго. Тогда изъ толны стрельцовъ вышелъ десятникъ Зоринъ съ челобитной, где, между прочимъ, говорилось, будто воевода Ромодановскій котёлъ ихъ рубить, неизвёстно за что, а въ заключеніе объяснялось, что стрельцы затёмъ пришли къ Москве, что въ Москве "великое страхованіе, городъ затворяютъ рано вечеромъ и поздно утромъ отворяютъ, всему народу чинится наглость; они слышали, что идутъ къ Москве нёмцы и то знатно последуя брадобритію и табаку во всесовершенное благочестія исповерженіе".

И въ стрелецкомъ станъ и въ станъ Шеина отслужили

молебны, приготовились къ бою.

Шеинъ послалъ противъ стрѣльцовъ Гордова съ 25 пушками, а между тѣмъ каралерія стала окружать ихъ станъ.

Поставивши свои пушки, Гордонъ два раза высылалъ къ стрельцамъ дворянъ съ советомъ опоменться и покориться.

"Мы вась не боимся, — сказали стрёльцы, — у насъ самихъ

есть сила".

Тогда Гордонъ приказаль дать залиъ, но такъ, что ядра пролетвли надъ головами стрвльцовъ.

Стръльцы подняли крикъ, замахали шанками и произносили имя св. Сергія.

То быль ихъ гусловленный знавъ.

Тогда Гордонъ приказалъ выстрёлить по нимъ изъ пушекъ и положилъ многихъ на мѣстѣ. Стрѣльцы смѣшались. Гордонъ далъ другой, третій, четвертый залиъ; стрѣльцы бросились въ разсыпную. Оставалось только ловить и вязать ихъ. Убито у нихъ было 29 человѣкъ и ранено 40.

Тотчасъ дали знать въ Москву; бояре приказали Шеину произвести розыскъ. Начались пытки кнутомъ и огнемъ. Стрельцы повинились, что было у нихъ намерение захватить Москву и бить бояръ, но никто изъ нихъ не показалъ на царевну Софью. Шеинъ самыхъ виновныхъ приказалъ повесить на месте, а другихъ разослать по тюрьмамъ и монастырямъ подъ стражу 1)

Бояре полагали, что судъ тъмъ и кончился, но не такъ посмотрълъ на это дъло Петръ, когда къ нему въ Въну пришло извъстіе о бунтъ стръльцовъ. "Это, — писалъ онъ Ромодановскому, — съмя Ивана Милославскаго растетъ..." и тотчасъ поскакалъ въ Москву.

Царь прибыль въ столицу 25 августа, а на другой день 26-го въ Преображенскомъ селѣ началъ дѣлать то, что такъ возмущало стрѣльцовъ; Петръ началъ собственноручно обрѣзывать бороды боярамъ и приказалъ имъ одѣться въ европейское платье, какъ будто желая сразу нанести рѣшительный ударъ русской старинъ, подвигнувшей на бунтъ стрѣльцовъ.

Съ половины сентября начался новый розыссъ. Изъ разныхъ монастырей велёно было свезти стрёльцовъ: затёмъ иныхъ размёстили по московскимъ монастырямъ, а другихъ содержали въ подмосковныхъ селахъ подъ крепеимъ карауломъ. Число всёхъ содержавшихся стрёльцовъ было 1714 чел. 2).

Допросъ происходилъ въ Преображенскомъ селѣ подъ руководствомъ внязя Оедора Юрьевича Ромодановскаго, завѣдывавшаго Преображенскимъ привазомъ. Устроено было четырнадцать 
застѣнковъ и каждымъ застѣнкомъ завѣдывалъ одинъ изъ думныхъ людей и ближнихъ бояръ Петра. Признанія добывались 
пытками. Подсудимыхъ сначала пороли внутомъ до крови на 
вискѣ (т.-е. его привязывали къ перекладинѣ за связанныя 
назадъ руки); если стрѣлецъ не давалъ желаемаго отвѣта, его 
клали на раскаленныя уголья. По свидѣтельству современниковъ, 
въ Преображенскомъ селѣ ежедневно курилось до тридцати

<sup>1)</sup> По показанію Гордона, вазнено было до 180 чел., а по монастырямъ разослано 1845 чел.

<sup>2)</sup> Изъ отправленныхъ Шеиномъ пленныхъ убежало изъ монастырей 109 чел.

костровъ съ угольями для поджариванья стрельцовъ. Самъ царь съ видимымъ удовольствіемъ присутствовалъ при этихъ варварскихъ истязаніяхъ. Если пытаемый ослабіваль, а между тімь нуженъ быль для дальнейшихъ показаній, то призывали медика и лечили несчастнаго, чтобъ подвергнуть новымъ мученіямъ. Подъ такими пытками стрёльцы сперва сознались, что у нихъбыло намъреніе поручить правленіе царевив Софьв и истребить немцевь, но никто изъ нихъ не показываль, чтобы царевна сама подущала ихъ къ этому замыслу. Петръ подозрѣвалъ сестру и приказалъ пытать стрѣльцовъ сильнѣе, чтобы вынудить у нихъ показанія, обвиняющія Софью. Тогда некоторые стрельцы показали, что одинь изъ цхъ товарищей (который въ розыскъ не оказывался) Васька Тума привезъ изъ Москвы письмо отъ имени Софьи, получивний его черезъ какую-то нищую. Это письмо передано было пятидесятнику Обросимову, а тотъ передаль его стрильцу Маслову, последній читаль это письмо передъ полками на Двинъ. Слъдуя этимъ показаніямъ, нашли нищую; но она ни въ чемъ не созналась и умерла въ мученіяхъ подъ пыткою. Взяли кормилицу Софыи Вяземскую и четырехъ ея постельницъ, подвергли ихъ жестокимъ пыткамъ. Показанія этихъ женщинъ были таковы, что изъ нихъ можно было только, при сильныхъ натяжкахъ, обвинить Софью. Сама Софья, допрошенная Петромъ, объявила, что никогда не посылала никакихъ писемъ въ стрелецкіе полки. Сестра ея Мароа сказала только, что слышала отъ своей служительницы Жуковой о желаніи стрельцовь придти въ Москву и возвести на царство Софью. Жукову подвергли пыткъ; она наговорила на одного полуполковника. Этого въ свою очередь подвергли пыткъ, а Жукова потомъ сказала, что она его оговорила напрасно. Когда же ее снова стали пытать, она опять обвиняла его: это можеть служить образчикомъ, какого рода были отбираемыя тогда показанія.

30 сентября, у всёхъ вороть московскаго Бёлаго города разставлены были висёлицы. Несмётная толиа народа собралась смотрёть, какъ повезутъ преступниковъ. Въ это время патріархъ Адріанъ, исполняя предковскій обычай, наблюдаемый архипастырями, просить милости опальнымъ, пріёхалъ къ Петру съ иконою Богородицы. Но Петръ былъ еще до этого нерасположенъ къ патріарху за то, что последній повгорялъ старое нравоученіе противъ брадобритія; Петръ принялъ его гнёвно. Зачёмъ пришелъ сюда съ иконою? — сказалъ ему Петръ: — убирайся скоре, поставь икону на мёсто и не мёшайся не въ свои дёла. Я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую

Богородицу. Моя обязанность и долгь передъ Богомъ охранять народъ и казнить злодвевъ, которые посягають на его благосостояніе". Патріархъ удалился. Петръ, какъ говорятъ, собственноручно отрубилъ головы пятерымъ стрвльцамъ въ селв Преображенскомъ. Затвмъ длинный рядъ телвгъ потянулся изъ Преображенскаго села въ Москву; на каждой телвгъ сидвло по два стрвльца; у каждаго изъ нихъ было въ рукъ по зажженной восковой свъчъ. За ними бъжали ихъ жены и двти съ раздирающими криками и воплями. Въ этотъ день перевъщано было у разныхъ московскихъ воротъ 201 человъкъ.

Снова потомъ происходили пытки, мучили, между прочимъ, разныхъ стрѣлецкихъ женъ, а съ 11 октября до 21 въ Москвѣ ежедневно были казни; четверымъ на Красной площади ломали руки и ноги колесами, другимъ рубили головы; большинство вѣшали. Такъ погибло 772 человѣка, изъ нихъ 17 октября 109-ти человѣкамъ отрубили головы въ Преображенскомъ селѣ. Этимъ занимались, по приказанію царя, бояре и думные люди, а самъ царь, сидя на лошади, смотрѣлъ на это зрѣлище. Въ разные дни подъ Новодѣвичьимъ монастыремъ повѣсили 195 человѣкъ прямо передъ кельями царевны Софьи, а троимъ изъ нихъ, висѣвшимъ подъ самыми окнами, дали въ руки бумагу въ видѣ челобитныхъ. Послѣднія казни надъ стрѣльцами совершены были въ февралѣ 1699 года. Тогда въ Москвѣ казнено было разными казнями 177 человѣкъ.

Тъла казненныхъ лежали неприбранныя до весны, и только тогда велъно было зарыть ихъ въ ямы близъ разныхъ дорогъ въ окрестностяхъ столицы, а надъ ихъ могилами велъно было поставить каменные столпы съ чугунными досками, на которыхъ были написаны ихъ вины; на столпахъ были спицы съ воткнутыми головами.

Софья, по приказанію Петра, была пострижена подъ именемъ Сусанны въ томъ же Новодівичьемъ монастырів, въ которомъ жила прежде. Сестра ея, Мароа, пострижена подъ именемъ Маргариты и отправлена въ Александровскую слободу въ Успенскій монастырь. Прочимъ сестрамъ запрещено было іздить къ Софьів, кромів Пасхи и храмового праздника Новодівичьяго монастыря.

Несчастная Софья въ своемъ заключении томилась еще пять лътъ подъ самымъ строгимъ надзоромъ и умерла въ 1704 году.



## XIV.

## РОСТОВСКІЙ МИТРОПОЛИТЬ ДИМИТРІЙ ТУПТАЛО.

Говоря о важныхъ русскихъ историческихъ дёятеляхъ XVII вёка, нельзя умолчать о духовномъ лицё, дёйствовавшемъ преимущественно въ концё XVII столётія; оно имёетъ важное вначеніе не только для своего времени, но и для послёдующихъ временъ по тому благочестивому уваженію, какое къ его памяти оказываетъ русскій народъ.

Св. Димитрій (по происхожденію малороссіянинъ) занимаеть одно изъ самыхъ блестящихъ мъсть въ кругу кіевскихъ ученыхъ, распространявшихъ по Русской землю начатое Петромъ Могилою дело русскаго просвещения. Онъ родился въ местечке Макаровъ, верстахъ въ пятидесяти отъ Кіева, на правой сторонъ Днъпра, въ декабръ 1651 года. Отецъ его былъ козацвій сотникъ по имени Савва Григорьевичъ Туптало, мать называлась Марыя, ребенокъ названъ былъ въ крещеніи Даніиломъ 1). Когда онъ достигъ отроческаго возраста, родители отдали его учиться въ Кіевъ. Отецъ Данила быль ктиторомъ Кирилловскаго монастыря и, вероятно, проживаль въ самомъ Кіевъ. Одаренный отъ природы живымъ воображеніемъ и глубиною чувства, Данило предался религіозной созерцательности и решился постричься. Печальная судьба Малороссіи, какъ видно, содъйствовала такому настроенію: кругомъ себя онъ видёль кровь, слезы, нищету; одна б'яда влекла за собой

<sup>1)</sup> Говоря о своемъ рожденіи въ дневникѣ, онъ сказалъ: "и въ тотъ часъ воеводиия Радзивилова... и крещеніемъ святымь просвѣщенъ". Вѣроятно, она была его воспріемницей: это была должно быть жена Януша Радзивилла, молдавская княжна, сестра жены Тимовея Хмельницкаго.

другую бъду, и не предвидълось исхода плачевному состоянію края. Въ Кіевъ даже ученіе не могло идти своимъ обычнымъ порядкомъ. Естественно было предаться мысли о непрочности земныхъ благъ и искать пристанища въ иноческой жизни. Въ 1668 году Данило быль постриженъ въ віевскомъ Кирилловскомъ монастыръ игуменомъ Мелетіемъ Дзикомъ 1) и нареченъ Димитріемъ. Несмотря на молодость, онъ скоро обратиль на себя внимание своимъ необыкновеннымъ даромъ слова; на 25-мъ году отъ роду, въ 1675 году, онъ былъ посвященъ въ Густынскомъ монастыръ Лазаремъ Барановичемъ въ јеромонахи. Съ этихъ поръ начались странствованія Димитрія изъ монастыря въ монастырь, изъ края въ край. Гдв только онъ ни поселялся, тамъ начиналъ говорить поученія, и къ нему стекались толпы народа; слава о новопоявившемся знаменитомъ проповъдникъ переходила изъ города въ городъ. Архіепископъ Лазарь Барановичь перевель его изъ Густынскаго монастыря къ себъ въ Черниговъ, и Димитрій пробыль около двухъ льтъ проповъдникомъ при Лазаръ Барановичъ. Отправившись въ Литву, для поклоненія чудотворной иконт, находившейся въ Новодворскомъ монастыръ, Димитрій былъ сначала приглашенъ на короткое время для проповъдничества въ Вильно, а потомъ бѣлорусскій епископъ Өеодосій Василевичъ убѣдилъ ero переселиться въ Слуцкъ; Димитрій пропов'вдывалъ тамъ въ Преображенскомъ монастыръ. Но въ концъ 1679 года скончался его покровитель Өеодосій, а вслёдъ за нимъ окончиль жизнь другой его благопріятель, ктиторъ Преображенскаго монастыря Скочкевичъ. Проговоривши надъ последнимъ надгробное слово 2), Димитрій черезъ мъсяць ужхаль изъ Слуцка на родину. Молодого проповъдника на перерывъ приглащали изъ разныхъ мъстъ Малороссіи. Гетманъ Самойловичъ убъдиль его поселиться въ Батуринь, а затымь, по его ходатайству, Лазарь Барановичь, въ 1681 г., назначилъ Димитрія игуменомъ Максаковскаго монастыря. Лазарь, любившій, какъ извъстно, играть словами, сказаль Димитрію при этомъ такую любезность: "Вы называетесь Димитріемъ и потому я желаю вамъ не только игуменства, но и митры. Пусть Димитрій получить митру". На слёдующій годъ Димитрій быль сдёлань Батуринскимь игуменомь. Но пребываніе въ

<sup>1)</sup> Въ Ростовъ въ келіи Димитрія сохраняется современная картина, изображающая, какъ молодой Данило, кланяясь въ ноги отцу и матери, испрашиваетъ ихъ родительскаго благословенія на поступленіе въ монастирь. Члены семьи въ малороссійскихъ одеждахъ того времени.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) За которое получиль, по его словамь, шесть локтей добраго голландскаго полотна.

Гатуринъ было ему не совсъмъ по душъ; въ слъдующемъ же году онъ оставиль игуменство и удалился въ Кіево-печерскую лавру, гдф быль принять радушно архимандритомъ Варлаамомъ Ясинскимъ. Здёсь Димитрій началь составлять сборникь житій святыхъ-Четіи Минеи. Трудъ этотъ быль намічень еще Петромъ Могилою, но остался безъ исполненія. Черезъ два года мы застаемъ Димитрія снова въ Батуринъ игуменомъ Николаевскаго монастыря. Не знаемъ, какъ отнесся Димитрій въ паденію Самойловича, но оно не имѣло на него дурного вліянія. Преемникъ Самойловича Мазепа быль также благосклоненъ къ Димитрію. Окончивши половину своихъ Миней, Димитрій возвратиль въ Москву бывшія у него Макарьевскія Минеи 1, извъщаль объ окончаніи своего труда и просиль благословенія патріарха Іоавима на печатаніе, но такъ какъ благословеніе долго не получалось, то Димитрій, не дожидаясь его, отдаль свои Минеи въ печать въ Кіево-печерскую лавру, подъ надзоромъ архимандрита Варлаама. Патріархъ, узнавши объ этомъ, былъ очень недоволенъ, придирался, требовалъ перепечатки нъкоторыхъ мъстъ, запрещаль печатать далье безъ своего разръшенія; однако Димитрій отклониль оть себя дальнейшія преследованія. Онъ, вмісті съ Мазепой, побываль въ Москві въ самое смутное время паденія Софьи (въ 1689 г.,) и успъль понравиться Іоакиму, который даль ему благословение продолжать свой трудъ. По возвращеніи на родину, Димитрій проживалъ въ Батуринъ и трудился надъ своими Минеями. Преемникъ Іоакима, патріархъ Адріанъ, не только не придирался къ печатанію, но, поставивши на кіевскую митрополію печерскаго архимандрита Вардаама, особенно просидъ его содъйствовать печатанію Димитріевыхъ Миней.

Въ 1692 году Димитрій опять оставиль игуменство, чтобы исключительно заняться Минеями; но въ 1694 году его заставили принять игуменство въ Глуховскомъ монастырѣ, а въ 1697 году преемникъ Лазаря Барановича, Іоаннъ Максимовичъ, вызвалъ его въ Черниговъ и сдѣлалъ архимандритомъ Елецкаго монастыря. Занимаясь Минеями, Димитрій не переставалъ писать и говорить проповѣди. Черезъ два года его перевели въ Новгородъ-Сѣверскій Спасскій монастырь, и здѣсь въ 1700 году онъ окончилъ три чети (четверти) своихъ Миней и напечаталъ въ Лаврѣ; вслѣдъ затѣмъ судьба нежданно призвала его въ далекій край.

<sup>1)</sup> Ихъ виписаль изъ Москви Иннокентій Гизель, который думаль писать Мипси, но не успыть.

Петръ Великій искаль достойное духовное лицо для замѣщенія канедры сибирскаго митрополита и приказаль кіевскому митрополиту Варлааму прислать къ нему въ Москву такого архимандрита, который бы годился на это мѣсто. Варлаамъ указалъ на Димитрія. Въ февралѣ 1701 года Димитрій, по царскому приказанію, пріѣхалъ въ Москву, а марта 23-го былъ рукоположенъ въ архіерейскій санъ.

Но Димитрій, достигши ужъ 50 льть отъ роду, быль слабъ здоровьемъ; тяжело было бы ему вхать въ далекую неввдомую и притомъ суровую страну. Онъ впаль въ недугъ. Петръ, узнавши объ этомъ, самъ прівхалъ къ нему и замътилъ, что Димитрій болье печаленъ, чъмъ боленъ, и приказалъ сказать ему откровенно причину своей тоски. "Меня,—сказалъ Димитрій,—посылаютъ въ суровый край, вредный для моего здоровья, а на мнъ лежитъ послушаніе—окончить "Житія Святыхъ".—"Оставайся въ Москвъ"—сказалъ ему на это Петръ.

Димитрій остался въ Москвъ, сблизился и подружился со своимъ землякомъ Стефаномъ Яворскимъ, занимавшимъ тогда мъсто блюстителя патріаршаго престола, и продолжалъ заниматься своими Минеями.

Въ январѣ 1702 года, по смерти ростовскаго митрополита Іосафа, Петръ назначилъ Димитрія въ Ростовъ. Это было послѣднее мѣстопребываніе Димитрія. Пріѣхавши въ свою епархію, онъ тотчасъ же указалъ въ соборной церкви мѣсто для своего погребенія и сказалъ: "се покой мой, здѣ вселюся во вѣкъ вѣка".

Здёсь окончиль онь свой многолётній трудь "Житія Святыхъ", которыя были напечатаны вполнт въ 1705 году въ типографіи Кіево-печерской лавры. По своему обыкновенію, Димитрій и въ Ростовъ говориль постоянно проповъди; въ Ростовъ, какъ и въ Малороссіи полюбили его и стекались къ нему слушатели. Но въ великорусскомъ крав потребовалась отъ него еще иного рода деятельность. Димитрій, познакомившись съ великорусскимъ духовенствомъ, ужаснулся врайняго невѣжества и отсутствія внутренняго благочестія. "Нерадивые іереи, -говорить онъ въ своемъ увъщани къ священникамъ, -- лънятся ходить къ убогимъ больнымъ для исповъди и причастія, а ходять только къ богатымъ, и многіе бідняки умирають безъ св. таинъ... Случилось намъ на пуги въ Ярославль завхать въ одну деревню и спросить тамошняго пона: "гдъ у тебя животворящія Христовы тайвы?" - Попъ не разумёль моего слова. Я спросиль: "гдъ тъло Христово?" -- Понь опять не поняль моего слова. Тогда одинъ изъ бывшихъ со мною священниковъ

спросиль его: "гдъ запась?" — Тогда попь взяль "неопрятный" (зѣло гнусный) сосудецъ и показалъ въ немъ хранимую въ небрежени великую святыню... Удивяся о семъ, неба и земли ужаснитеся концы. Пречистыя Христовы тайны держитъ священникъ не въ церкви на престолѣ, а у себя между клопами, тараканами и сверчками, съ которыми и онъ самъ и домаш-ніе его живутъ и ночиваютъ". Чтобы пресъчь такія злоупотребленія, Димитрій писаль нѣсколько увѣщаній духовнымь съ наставленіемь, какъ вести себя, и видѣль необходимость положить начало внижному просвѣщенію. Онъ завель въ Ростовѣ духовное училище или семинарію, которая раздѣлялась на три класса и имѣла при Димитріѣ до 200 учениковъ. Онъ содержаль это училище изъ собственныхъ доходовъ, занимался имъ съ большой любовью, самъ повърялъ успъхи учениковъ, наблю-далъ за ихъ нравственностью и благочестіемъ, а лътомъ собираль ихъ у себя въ загородной своей дачь, объясняль имъ самъ лично мъста изъ св. писанія, обращался съ ними чрезвычайно кротко, по-отечески, и былъ очень любимъ ими. Это былъ первый образчикъ великорусскихъ семинарій. Кром'в общаго невъжества, надъ великорусскимъ краемъ тяготъло еще другое въмества, надъ великорусскимъ краемъ тяготъло еще другое зло—расколь; и противъ этого зла счелъ обязанностію выступить Димитрій. Онъ написалъ большое сочиненіе противъ раскола—"Розыскъ о раскольничьей брынской въръ", а когда отъ Петра послъдовалъ указъ о томъ, чтобы всь обрили бороды, то Димитрій написалъ сочиненіе о брадобритіи, въ которомъ доказываль, что бритье бородъ не составляетъ гръха. Самъ Димитрій разсказываеть, какъ два нестарые великорусса остановили архіерея при выходѣ изъ деркви послѣ литургіи и спра-шивали его: какъ онъ думаетъ? Они готовы лучте положить голову на плаху для отсеченія, чёмъ бороды. — А что отростеть, — спросиль Димитрій: — борода или голова? — Борода, ска-вали ему. — Такъ лучше вамъ отдать бороду, чёмъ голову; борода будеть отростать столько разъ, сколько ее будуть брить, рода оудеть отростать столько разъ, сколько ее оудуть орить, а отсъченная голова не пристанетъ къ тълу, развъ—въ воскресеніе мертвыхъ! —Димитрій говориль бородолюбцамъ, что напрасно они боятся брить бороду, воображая себъ, будто этимъ исказять образъ и подобіе Божіе; доказывалъ, что образъ и подобіе Божіе совсъмъ не въ тълъ, не въ зримомъ образъ человъка, а въ его душъ. Петръ нашель въ Ростовскомъ митрополить поддержку своимъ преобразовательнымъ планамъ въ этомъ отношеніи. Димитрій, при своемъ строгомъ благочестіи, не могъ раздёлять уваженія великоруссовъ въ бородамъ, такъ

какъ родился въ Малороссіи, гдё козаки давно уже брили бороды и гдё этотъ обычай дёлался всенароднымъ.

Димитрій былъ большой постникъ и, какъ разсказываютъ,

Димитрій быль большой постникь и, какь разсказывають, \* фаль въ великую четыредесятницу только разъ въ недёлю. Онъ вообще отличался умёренностью въ жизни, быль кротокъ, простодушенъ и охотно помогаль бёднякамъ. Въ своемъ духовномъ завёщаніи, написанномъ за два года до смерти, Димитрій выразился о себё такъ: "Съ восемнадцатилётняго возраста до приближенія моего къ гробу я не собираль ничего, кромё книгъ; у меня не было ни золота, ни серебра, ни излишнихъ одеждъ... Пусть никто не трудится искать послё меня какихъ-нибудь складовъ". Качества Димитрія еще при жизни возвышали его въ глазахъ благочестивыхъ людей.

Недаромъ боялся Димитрій Сибири; и менте суровый климать Ростовскаго края зловредно подтиствоваль на его здоровье, ослабленное многольтними трудами и строгимъ постничествомъ. Уже въ 1708 году Димитрій жаловался, что не въ состояніи работать: глаза ослабтли, очки уже не могли ему помогать, рука при писаніи дрожала... Въ 1709 году Димитрій сталь страдать удушливымъ кашлемъ и 27-го ноября скончался. Его нашли въ кельи мертвымъ, стоящимъ на колтикъ для молитвы. Другъ Димитрія, Стефанъ Яворскій, похоропиль его въ мъстт, указанномъ самимъ Димитріемъ по пріту въ Ростовъ. Послт покойнаго, Стефанъ взяль его многочисленныя книги, перешедшія въ библіотеку московской синодальной типографіи.

Литературные труды Димитрія имѣють важное значеніе именно потому, что были сильно распространены въ русскомъ обществѣ до послѣдняго времени. Едва ли какой другой духовный писатель имѣль такой обширный вругь читателей. Самымъ распространеннымъ сочиненіемъ Димитрія были, безъ сомнѣнія, его Четіи Минеи, имѣвшія нѣсколько изданій. Составляя ихъ, онъ пользовался Макарьевскими Минеями, рукописью Симеона Метафраста, доставленною ему съ Авона, русскими прологами, патериками и разными западными сборниками. Хотя составитель сознавалъ, что не все бывшее у него въ рукахъ имѣло одинаковую степень достовѣрности въ качествѣ источниковъ, и потому многое не вносиль въ свой сборникъ, тѣмъ не менѣе, однако, нельзя сказать, чтобы Димитрій подвергалъ строгой критикѣ сказанія, которыми пользовался.

Проповѣди Димитрія (которыхъ осталось множество и изъ которыхъ не всѣ еще извѣстны) представляютъ собственно мало чертъ, важныхъ для исторіи своего времени, какъ но своему

складу, такъ и по содержанію: это такія пропов'яди, которыя могли быть примънимы во всякой странъ и во всякое время. Но онъ не остались безъ значенія въ исторіи русскаго просвъщенія по темъ внутреннимъ достоинствамъ, которыя сделали ихъ лю-бимою книгою русскихъ людей на долгое время. Вліяніе кіевской схоластики отразилось во многомъ и на нихъ, --это замътно въ стремленіи пускаться въ символизмъ. Такъ, напр., въ своей проповъди на Вербное Воскресеніе, Димитрій задаеть вопрось: зачёмъ Христосъ въёхаль въ Герусалимъ, сидя на ослё? — и выводить, что это совершилось по подобію осла съ грѣшнивомъ 1). Въ другой проповёди онъ приглашаетъ всё деревья преклонить верхи свои предъ терномъ, и деревьямъ даетъ символизацію святыхъ: финивъ--это праведнивъ; маслина--учители церковные; виноградь - это вообще люди, жительствующіе по Бозф; а тернъ внаменуетъ страданіе... Подобно кіевскимъ проповъдникамъ, онъ приводить въ своихъ проповедяхъ разные анекдоты изъ древней исторіи, и басни, которымъ простодушно въритъ; напримъръ, разсказывая извъстную басню о птицъ Фениксъ, которая проживши однимъ воздухомъ, безъ пищи и питья пятьсоть лёть, сама себя сожигаеть, чтобы изъ ея пепла образовался зародышь новой птицы-онь допускаеть дёйствительное существованіе такой птицы, живущей будто бы въ Аравіи и Индіи... Или, напр., говоря о Дельфійскомъ оракуль, онъ готовъ его прориданіе признать истиннымъ 2). Но если Димитрій во многихъ чертахъ своихъ проповедей и въ схоластическомъ построеніи многихъ изъ нихъ отдавалъ дань тому кругу, въ которомъ воспитанъ, за то проповъди его стоятъ гораздовыше проповъдей всёхъ его предшественниковъ настолько, насколько оне были плодомъ не упражненія на заданную тему, а истиннаго вдохновенія, которымъ была преисполнена даровитая и любящая натура проповедника. Проповеди Димитрія отличаются живостью образовъ, и въ особенности глубиною чувства; въ послёднемъ едва ли кто изъ русскихъ проповёдниковъ и послё Димитрія превосходиль его. Онъ писаны на языкъ церковнословянскомъ, съ примъсью русской ръчи. Такой языкъ даже въ то время, когда эти проповеди писались, быль слишкомъ

<sup>4) &</sup>quot;Лѣнивъ оселъ, пѣнивъ и грѣшникъ: многимъ біеніемъ едва убѣдиши осла въ яремъ, а развращеннаго грѣшника и наказаньми многими неудобь обратить можеши ко исправленію: оселъ, аще и біемый, не скоро грядетъ, въ пути едва волочится, а бѣгати скоро никогда же вѣсть: и грѣшникъ не спѣшитъ ко спасенію, аще иногда и біемый бываетъ различными отъ Бога попущеньми"...

внижнымъ и удаленнымъ отъ обыкновеннаго разговорнаго языка. Въ последующія времена, при дальнейшемъ развитіи литературнаго языка, онъ казался устарелымъ, а между темъ проповеди Димитрія долго читались съ большею охотою, чемъ сочиненія другихъ, болье новыхъ проповыдниковъ. Проповыди его имёють ту замёчательную особенность, что при книжномъ языкъ, при несвойственныхъ русской ръчи оборотахъ онъ отличаются ясностью и какъ-то легко читаются. Некоторыя изъ проповъдей Димитрія, прочитанныя въ церкви и теперь могутъ произвести то же потрясающее впечатление на слушателей. Такова между прочимъ его превосходная проповёдь на день женъ Муроносицъ, замъчательная и тъмъ, что въ ней встръчаемъ примѣнительность къ своему времени, чего у Димитрія вообще мало. Проповъдникъ припоминаетъ слова, произнесенныя Ангеломъ къ женамъ Муроносицамъ при гробъ воскресшаго Спасителя: "возста, нъсть здъ!" "Гдъ же Христосъ по своемъ воскресеніи? Конечно везді, какъ Богъ, но не везді своею благодатью". И воть проповёдникь ищеть его. "Не въ храмахъ ли онъ, воздвигнутыхъ въ его честь? Нът, его домъ святой сдълался разбойничьимъ вертепомъ. Соберутся люди въ церковь, будто на молитву, а между темъ празднословять о упле, о войне, о пиршествахъ, осуждаютъ другихъ, ругаются надъ ближними, разбивають хульными словами ихъ доброе имя; иные, стоя въ храмъ, будто и молятся устами, а въ умъ своемъ помышляють о семью, о богатствю, о сундукахь, о деньгахь; иной дремлеть стоя въ церкви, а иной помышляеть о воровствъ, убійствъ, прелюбодвяній или замышляеть месть своему ближнему. Случается вдобавовъ, что духовныя лица, пьяные бранятся между собою, сквернословять и дерутся въ алтаръ. Нътъ, не храмъ это божій, а вертепъ разбойниковъ: благодать божія отгоняется отъ оскверненнаго св. мъста, какъ пчела, гонимая дымомъ. Нъкогда Господь бичемъ отъ вервій изгналь продающихъ и купующихъ изъ церкви. А что, если бы онъ теперь видимо пришелъ въ святой свой храмъ съ этимъ бичемъ? Но нътъ, Господи, уже то время прошло, когда ты изгоняль безчинниковь изъ храма; нынъ наше оваянное время настало; уже мы тебя изгоняемъ; теперь можно сказать о храмъ Господнемъ: нъсть здъ Бога; быль, да пошель прочь. Возста, несть зде"... Но ведь писаніе учить, что всякій человікь есть храмь божій. Стало быть во всякомъ человъкъ можно искать Христа. Но что же? "Многіе, — говорить Димитрій, — крещены и просвіщены истинною вірою, но мало такихъ, въ которыхъ бы Господь обиталъ, какъ въ своемъ храмъ: и воръ крещенъ, и тать, и разбойникъ и прелюбодъй, и всякій злодъй просвіщень правовіріемь, но Христа въ немъ не спрашивай: нѣстъ здѣ. Развѣ давно когда-то былъ Христось въ этомъ воръ въ младенческие годы, а когда онъ пришелъ въ возрастъ, отошелъ отъ него Христосъ! Возста, несть зде! Иной на видъ кажется добродетельнымъ, благочестивымъ, онъ богомолецъ, постнивъ, нищелюбецъ, подвижнивъ... Но все это лицемъріе... Не ищи въ немъ Христа. Нъсть здъ! Трудно сыскать драгоцінный жемчугь въ морской глубині, золото, серебро въ нъдрахъ земли; а еще труднъе - Христа, обитающаго въ людяхъ. Многіе изънась только по имени христіане, а живуть по скотски, по свински. Крестомъ Христовымъ ограждаемся, а Христа на крестъ распинаемъ своими мерзкими дълами"... Проповъдникъ начинаеть искать Христа въ людяхъ разныхъ званій. "Посмотримъ, — говоритъ онъ, — на духовнаго сановника и спросимъ его: съ какимъ намъреніемъ и желаніемъ достигъ ты своего сана? Ради славы и чести Божіей или для своей славы и чести? Ради ли пріобретенія душь человеческихь во спасеніе, или для пріобретенія собственных богатствъ? По истине, не одинь бы нашелся, который достигь этого сана не для пользы людей, а для своей корысти. Не служить пришель спасенію человіческихъ душъ, а для того, чтобы ему служили подначальные... "1) Посмотримъ — прододжаетъонъ, — на низшія духовныя власти, на іереевъ и дыявоновъ, и спросимъ каждаго: что тебя привело въ священный чинъ? желаніе ли спасти себя и иныхъ? Ніть, ты пошель сюда для того, чтобы прокормить себя, жену и детей. Поискаль Іисуса не для Іисуса, но для хліба куса. Иной, взявши ключь разумънія, и самъ не входить и входящихъ не пускаеть, а иной и влюча разумвнія не браль. Самъ ничего не равумветь: слепецъ слепцовъ водитъ, и купно въ яму впадаютъ. Не скоро здёсь сыщешь Христа: нёсть здё! Можеть быть въ монастыряхъ поискать Христа? но и въ нихъ все испортилось. Ничего не стало... Не въ народъ ли поискать Христа? Но гдъ же болье воровства, какъ не въ народъ Если есть въ народъ какіе-нибудь добрые люди, такъ и тъ за своими дълами и утвененіями забыли Бога и отъ молитвы отступили. Не въ людяхъ ли великихъ, боярахъ и судіяхъ искать Христа? Но къ нимъ нътъ доступа. Скажутъ: не пора, инымъ временемъ придешь; да не зачёмъ и ходить къ нимъ. Въ нихъ едва ли когда и бывалъ Христосъ: въ наши злыя времена и правда

<sup>4)</sup> При этомъ, какъ-бы боясь раздражить духовныя власти, онъ дёлаетъ оговорку: "Простите меня, превысочайшія власти духовныя, я не о всёхъ говорю, а только о нёвоторыхъ и въ томъ числё о себё".

скудна и милосердія ніть; а гді ни правды, ни милосердія, тамь не ищи Христа: ність здів!

"Гдѣ же обрести его? Придется сѣтовать съ Магдалиною, говорящею: взята Господа моего отъ гроба и не вѣмъ, гдѣ положита его. Грѣхи наши взяли отъ насъ Господа нашего и не знаемъ гдѣ искать его. Иной кто-нибудь скажетъ: Господь со мною и я съ нимъ, я вѣрую въ него, молюсь ему и поклоняюсь ему. А что изъ того, что ты поклоняеться? Поклонялись ему и тѣ, которые во время его вольнаго страданія прегибали передъ нимъ колѣна, а потомъ били по главѣ тростью. Ты кланяеться Христу и бъеть Христа, потому что озлобляеть и мучить своего ближняго, насилуеть его и грабить, отнимаеть у него неправильно достояніе; ты молиться Христу и плюеть ему въ лицо, испуская изъ устъ твоихъ скверныя слова, укоряя и осуждая своего ближняго..."

Въ этой проповеди Димитрій задёль и раскольниковъ. "Наша церковь такъ умалилась отъ раскола, что съ трудомъ можно найти истиннаго сына церкви: чуть не въ каждомъ городё выдумывается новая, особая вёра. Простые мужики и бабы догматизуютъ о сложеніи трехъ перстовъ, да о томъ, какой крестъ неправый и новый, а иные хотя и остаются въ церкви, но притворно: у нихъ нётъ Христа, пётъ Бога. Нёсть здё!"...

Кромѣ множества проповѣдей болѣе или менѣе талантливо написанныхъ, Димитрій оставиль по себѣ много благочестивыхъ размышленій и наставленій 1), написаль катехизись въ вопросахъ и отвѣтахъ, "Зерцало православнаго исповѣданія вѣры", "Лѣтопись"—(священная исторія съ нравоучительными размышленіями), сочиненіе неоконченное.

По значенію для исторіи своего вѣка, самое важнѣйшее сочиненіе Димитрія есть безспорно "Розыскъ о брынской вѣрѣ", (брынскою назваль онъ раскольничью вѣру оттого, что раскольники гнѣздились въ Брянскихъ или Брынскихъ лѣсахъ), раздѣленный на три части: 1) о раскольничьей вѣрѣ, 2) о раскольничьемъ ученіи, и 3) о раскольничьихъ дѣлахъ. Въ первой части, доказавши несправедливость раскольничьихъ обвиненій на православную церковь, Димитрій обличаетъ раскольничьихъ учителей въ томъ, что они по своему невѣжеству писали такъ, что изъ ихъ словъ невольно выходятъ еретическія мнѣпія. Замѣчательно, что расколъ во времена Димитрія раздробился до того, что на-

<sup>1)</sup> Напр. "Врачевство Духовное", "Внутренній человікь въ кліти сердца своєго уединень", "Боговдохновленное наставленіе христіанское", "Апологія во утоленіє печали человіка"; нісколько размышленій подъ разными названіями, относящимися къ страстямь Христовымь и пр.

считывали до 22 толковъ. Во второй части "Розыска" авторъ критически доказываеть ложность разныхъ ученій. Главное зло, по мнанію Димитрів, въ томъ, что раскольники "чуть только умають читать и писать, тотчасъ считають себя великими богословами и учителями въры". Димитрій подробно распространяется о брадобритіи, доказываеть, что борода не имфеть никакого значенія въ двив религіи и даже тв правила, какія существовали о небритіи бороды, считаеть происходящими отъ времень господства иконоборства. Димитрій отвергаетъ раскольничьи бредни объ антихристъ, о приближении послъднихъ временъ, когда храмы должны сделаться хлевами и истинные христіане будуть спасаться въ пустыняхъ, доказываетъ неправильное примънение раскольниками словъ св. писанія о нерукотворенныхъ храмахъ, которыя раскольники приводили для того, чтобы не ходить въ церковь. Димитрій вооружается при этомъ противъ иконоборцевъ и отвергающихъ поклонение св. мощамъ и, повидимому, имфетъ здёсь въ виду уже не старообрядцевъ, а такихъ отщепенцевъ отъ церкви, которые не стояли подобно старообрядцамъ за букву, а, напротивъ, думали оторваться отъ буквы. Отщепенцы этого рода, какъ оказывается, не переставали существовать въ Россіи съ XVI вѣка, а, можетъ быть, и съ болъе ранняго времени. Такимъ образомъ, мы узнаемъ, что въ Ростовъ одинъ посадскій человъкъ по имени Трофимъ, призванный Димитріемъ, по доносу одного попа, не только не сталь кланяться иконамъ, но началъ приводить противъ иконопоклоненія такіе доводы, которые обыкновенно приводились лютеранами и кальвинистами. Подобное говорить Димитрій и относительно поклоненія мощамь: "Я слышаль недавно объ одномъ лжеучитель и развратитель людей божінхъ, который тайно училь не почитать мощей". Въ опровержение такихъ ученій, противныхъ православной церкви, Димитрій въ своемъ "Розыскъ" подробно распространяется о законности почитанія того и другого. Замічательно, что Димитрій встрівчаль такихъ раскольниковъ, которые исторію евангельскую считали только притчею, а не действительно происходившимъ событіемъ и всему хотвли давать только аллегорическое значеніе. "Никогда не происходило того, -- говорили они, -- чтобы Христосъ пятью хлебами и двумя рыбами накормиль пять тысячь народа въ нустынв. Это одна притча. Пустыня-это жилище язычниковъ, къ которымъ Христосъ пришелъ, оставивши іудеевъ. Цятьхлібовъпять чувствъ, двъ рыбы - двъ книги: Евангеліе и Апостолъ. Лазарево воскрешеніе не было на дёлё; это одна притча. Болящій Лазарь-это умъ, побъждаемый немощью человъческою; смерть Лазаря—гръхи; сестры Лазаревы, Мароа—плоть, Марія—душа;

гробъ—житейскія заботы; камень на гробь—сердечная оваменьлость; воскресеніе Лазарево—раскаяніе во гръхахъ. Входъ Христа въ Іерусалимъ тоже одна притча. Ослица—жидовскій родъ;
жеребеновъ—язычники; Христосъ оставляетъ жидовъ и переходитъ въ язычникамъ и пр." "И другія чудесныя Христовы
дъянія, — говоритъ Димитрій, — описанныя въ евангельской
исторіи, безумные раскольничьи мудрецы считаютъ притчею,
а не дъйствительными событіями; они разсъяваютъ между
простымъ народомъ свои плевелы и облыгаютъ евангельскую
повъсть". Все это едва ли можетъ относиться къ старообрядчеству, а напротивъ, свидътельствуетъ, что рядомъ со старообрядствомъ развились въ русскомъ народъ гораздо ранъе
возникшія раціональныя умствованія, приведшія къ явленію
такихъ сектъ, какъ молокане, духоборцы и пр.

Третья часть "Розыска" въ особенности замфчательна темъ, что въ ней собраны разныя извъстія изъ исторіи раскола и, между прочимъ, о раскольничьихъ самосожженіяхъ. Нѣкоторыя событія были изв'єстны Димитрію ближайшимъ образомъ. "Доносиль мив, — пишеть Димитрій, — одинь старый іеромонахь Игнатій, что въ Пошехонскомъ увздв, гдв онъ быль прежде попомъ, сожглось разомъ 1920 чел., по наученію боярскаго крестьянина Ивана Десятины. Сожигатели устроивають въ лъсахъ большія избы и засадять въ нихъ душь по сту, по двъсти, а маленькимъ дътямъ прибыютъ гвоздями одежду къ лавкв, на которой ихъ усадять, потомъ обложать избу соломой, хворостомъ, и зажгутъ. Другая подобная страшная секта называется морильщики; сожигатели подговаривають людей къ самосожженію, а морильщики пропов'ядують такое ученіе: Какая польза оставаться въ этой жизни? Въры правой на земль уже ньтъ. Отдовъ духовныхъ ньтъ. Архіереи и священники-волки; церкви-хлевы; антихристь уже царствуеть въ мірь; страшный судь наступаеть. Кто хочеть истинно спастись, тотъ долженъ подражать мученикамъ и исповедникамъ и скончаться отъ голода и жажды, чтобы, избавившись отъ въчныхъ мукъ, воцариться со Христомъ. Пострадаемъ же здесь недолго, чтобы не пріобщиться къ темъ, которые, оставивши истинную въру, гонять и мучать насъ за нее. Есть у этихъ морильщиковъ въ лесахъ избы съ маленькими дверцами, а иногда и вовсе безъ дверецъ, и землянки; уговорятъ стаковъ и засадять иногда одного, а иногда двухъ или трехъ и болве-на голодную смерть. Бедняки посидять два-три дня, потомъ кричатъ, умоляютъ, чтобы ихъ выпустили, но нивто ихъ не слушаетъ; они въ безуміи бросаются другъ на друга и кто кого одолжетъ, тотъ того загрызаетъ".

Во времена Димитрія вполн'я существовало главное разв'ятвленіе раскола на поповщину и безпоповщину: поповщина последователи Аввакума; они принимали только техъ священниковъ, которые или были посвящены до исправленія книгъ, или, будучи священниками, вступая въ поновщину отвергались отъ православной церкви; перекрещивали техъ, которые къ нимъ приставали; безполовщина уже и тогда раздёлялась на разные оттънки (волосатовщина, андреевщина, иларіоновщина, стефановщина, козминищина, серапіоновщина, и пр.). Всв безпоповцы соглашались въ томъ, что не считали возможнымъ какое-нибудь священство на земль посль исправленія книгь, предоставляя мірянамъ самимъ совершать такіе обряды и богослуженія, какіе по Кормчей позволялись въ крайнемъ случав мірскимъ лицамъ. Они отвергали бракъ и учили, что лучше жить безъ вънчанія, чъмъ вънчаться по еретически. Изъ нихъто являлись сожигатели. Зам'вчательнымь толкомь по своей уродливости является такъ-называемая христовщина, вознившая на Окъ въ селъ Павловъ-Перевозъ: нъкто назвалъ себя Христомъ, подобралъ красивую дѣвицу изъ села Ландеха, навваль ее Богородицею, и ходиль съ нею по селамъ и деревнямъ. Одинъ монахъ Пахомій видёлъ его и разсказываль Димитрію, какъ въ сель Работки на Волгь, сорокъ версть ниже Нижняго-Новгорода, собралось множество народа въ пустой и ветхой церкви. Мнимый Христосъ вышель изъ алтаря къ дюдямъ; на головъ у него было обверчено что-то на подобіе вінца, какъ пишуть на иконахь, а къ вінцу приціплены влочки бумаги съ изображениемъ херувимовъ ("а быть можеть — замъчаеть простодушно Димитрій — это были бъсы"). Люди падали передъ нимъ на землю и вонили: помилуй насъ! Создатель нашъ, помилуй! ""Недавно — говоритъ далье Димитрій — появились какіе-то рогожники или рубищники, шатавшіеся по міру въ рогожахъ и выдававшіе себя за святыхъ..." "Наконецъ-замъчаеть Димитрій-есть такіе толки, которые не пристають ни къ поповщинъ, ни къ безпоповщинъ, и не принимають никакого крещенія; живуть безь венчанія и чужды христіанства: какое уже тамъ христіанство, когда крещенія изть! "Кром' нихъ, по словамъ Димитрія, существовали еще и субботники, постившіеся въ субботу. Димитрій приводить, кавь догадку, что это возобновление секты жидовствующихъ, отврытыхъ въ Новгородъ при великомъ князъ Иванъ Васильевичѣ.

"Знайте, правовърные, — говорить Димитрій въ заключеніи "Розыска", — что всякій, ведущій дружбу съ раскольниками и даніщій имъ подаяніе, есть врагъ самому Христу... Сынъ, любящій врага отца своего, не любить самого отца и за то недостоинъ, чтобы отецъ любилъ его. Такъ и христіанинъ, если любить враговъ Христовыхъ, раскольниковъ и еретиковъ, то значитъ не любитъ истинно Христа и самъ Христосъ его не любитъ... Если ты Христа истинно любишь, удаляйся отъ тъхъ, которые хулятъ церковь, лаютъ на нее, какъ псы, воютъ, какъ волки и на части терзаютъ ее..."

По свидетельству современниковъ, Димитрій писаль и драматическія сочиненія, заимствуя сюжеты изъ священной исторіи. Ему приписывають шесть драмь, изъ которыхь издана (Лът. рус. лит. т. IV) такъ-называемая "Рождественская драма или комедія". Какъ кажется, она болье прочихъ была распространена и, вообще, можетъ служить образчикомъ реждественскихъ виршей въ формъ дъйствій и разговоровъ. Здъсь перемъщаны символическія олицетворенія разныхъ отвлеченныхъ понятій съ евангельскими событіями Рождества Іисуса Христа. Самой драмъ предшествують антипрологь и прологь. Въ антипрологъ Человъческая Натура скорбить о своемъ паденіи, о затемнініи своихъ душевныхъ способностей, объ ожидающей ее смерти. Надежда утвшаеть ее, обвщая возстановленіе золотого віка, а съ Надеждою вмісті являются Любовь, Кротость, Незлобіе, Радость; но противъ Надежды возстаетъ Разсуждение и говорить, что Человъческую Натуру ожидаеть не золотой, а жельзный въкъ, — и вмъсть съ Разсужденіемъ заговорили Брань, Ненависть, Ярость, Злоба, Илачъ. Натура въ отчаяніи призываетъ Смерть. Является Смерть и величается своимъ владычествомъ надъ родомъ человъческимъ. Смерть хочетъ возсъсть на престоль, но Жизнь не допускаеть ее, объщаеть Человъческой Натуръ безсмертіе 1). Самая драма начинается также символическимъ разговоромъ Земли съ Небомъ. Земля скорбить о своемъ горъ: "Увы! Увы! за гръхъ Адама и Евы я осуждена производить волчець, выёсто прекрасныхъ цвътовъ. Я была прекрасна, доброплодна, рождала не оранная, а теперь я тощая, полита потомъ. Никогда не возвратиться мит въ первому состоянію, не освятиться по проклятіи"!-"Не сътуй, Земля", говоритъ ей Небо, "тебя ожидаетъ честь больше прежней". Милость Божія подтверждаеть об'єщаніе Неба.

<sup>1)</sup> Короткій пролога заключается въ одномъ разсужденіи о кратковременности житія.

Возвъщается Землъ пришествіе Спасителя, раздается ангельское пъніе: "Слава вышнихъ Богу", а между тъмъ изъ ада является Вражда, призываетъ Вулкана и циклоповъ: "Куйте—восклицаетъ Вражда—копья, стрълы, цъщ, сотворю пролитіе крови…"

Затемъ драма переходить въ міръ действительности. Вотъ три настыря: двое ушли за нокупками въ городъ, третій Борисъ остался при овцахъ и безпокоится за товарищей. Они приходять. Одинъ изъ нихъ горбатый старичекъ, кривой на одинъ глазъ, по имени Аврамъ; другой молоденькій Авоня. Аврамъ сознается, что зашелъ "на кружало за алтынецъ выпить винишка". Борисъ спрашиваетъ его: А мив-то не купилъ?

Аврамъ: Никакъ купилъ и тебъ: какъ въдь не купить? — Малецъ, вынь ми съ кошеля. Не зволишь ли испить? Борисъ: Нутко сядьте-жъ и сами поразъ напьемся.

— Хлѣба купили ли?..

Авоня: Есть.

Борисъ: Гораздо подкръщимся.

Авоня: Вотъ тебъ хлъбъ, вотъ тебъ соль, вотъ и калачи! Кушай, старичекъ, здоровъ, а на насъ не ворчи.

Аврамъ: Да кушаймо-жъ поскоряя, пора идти къ стаду. Чсобъ иногда какой волкъ не влъзъ въ ограду.

Въ это время раздается хоръ ангеловъ. Пастухи съ кусками во рту смотрятъ другъ на друга и не понимаютъ, что дълается вокругъ нихъ. Наконецъ, Афоня глядитъ на небо и говоритъ, что видитъ высоко птичекъ; но Аврамъ, поднявъ голову къ небу, говоритъ: Братъ, кажется, робятка стоятъ невелички?

На это Аноня говоритъ:

Судари! и хто видалъ робята съ крыдами?

Птицы-то залетели межи облаками?...

Пастыри успокоились, продолжали свой ужинъ, собираясь идти къ овцамъ, какъ къ нимъ является ангелъ и возвѣщаетъ имъ, что близъ Виелеема, въ вертепѣ, между воломъ и осломъ, въ ясляхъ лежитъ новорожденный Спаситель человѣческаго рода, презнаменитый царь. Но Аврамъ говоритъ ему:

Чаю тебъ, государь, къ князямъ послали,

Штобъ они великому царю поклонъ дали,

Не въ намъ, нищимъ настухамъ. Что, ты заблудилъ? Или не вслухалъ? въстникъ къ намъ тавій не ходилъ!

Но ангелъ объявилъ имъ, что именно ихъ, нищихъ пастуховъ, призываетъ въ себъ царь царей, пастырь пастырей. "Государь,—говоритъ ему Борисъ,—надобно же что-нибудь нести ему на поклонъ, чтобъ не велёль, какъ нашъ князь, выпроводить вонъ въ шею!"

Ангелъ отвъчаетъ ему: "Господъ не требуетъ вашего добра, не хочетъ себъ даровъ. Онъ всъмъ даритъ! Несите ему въ даръ чистое сердце".

Ангелъ сталъ невидимъ, настыри одеваютъ новыя лапти

и чулки и идуть къ вертепу.

Вотъ какъ выражаютъ пастыри свое впечатлѣніе при видъ младенца Христа:

..., И подушечки и ту, одвяльца и ту, Чимъ бы тебе нашему согратися свату! На неба, якъ сказують, въ тебе полать много; А здась, что въ вертепишку лежиши убого, Въ яслахъ, на остромъ сана, между буи скоты, Нища себя сотворивъ, всамъ даяй щедроты! Это намъ деревенскимъ зда лежать прилично, А теба, Спасителю, этакъ необычно..."

За поклоненіемъ пастырей слёдуетъ исторія поклоненія волхвовъ. Олицетворенное "Любопытство Звёздочетское" видить на небё новую звёзду и не можеть понять: что это за звёзда? Оно пересчитываетъ всё извёстныя ему звёзды и созвёздія. Новая звёзда ни къ чему не подходить. Любопытство вызываетъ изъ гроба мудраго Валаама. Валаамъ возвёщаеть, что это та самая звёзда, о которой онъ нёкогда пророчествоваль, — звёзда, долженствующая явиться въ послёдніе вёка отъ Іакова. Любопытство говорить, что хочеть увёриться въ истинё словь его и попілеть за этою звёздою волхвовь; затёмъ закрываетъ гробъ Валаама, произнося: "Почивай съ миромъ"!

Сцена измѣняется. Иродъ на престолѣ, окруженный вельможами, восхваляеть ихъ вѣрную службу, а они просдавляють его величіе. Въ упоеніи счастья, Иродъ приказываетъ потѣшать себя пѣснями. Пѣвцы воспѣваютъ Аполлона и музъ. Въ это время приходитъ посланникъ отъ трехъ волхвовъ, навванныхъ тремя царями, и ломанымь языкомъ 1) проситъ пропустить ихъ для поклоненія новому царю іудейскому. Иродъ приходитъ въ ярость: кто смѣетъ называться царемъ іудейскимъ, когда онъ еще живъ? Вельможи совѣтуютъ ему притвориться, принять милостиво царей и вывѣдать отъ нихъ: что это за загадочный царь? Иродъ соглашается съ ними. Передъ нимъ три волхва — цари разсказываютъ о явленіи

Нетин (ф.) Твою землю (Виелеемъ фомель, моклонился Нову дарю јудейску, да домъ воротился и проч.

звизды, о даражь, которые они несуть новорожденному. Иродъ отпускаеть ихъ съ тъмъ, чтобъ они зашли въ нему на возвратномъ пути, и онъ самъ тогда пойдетъ повлониться новому царю. Следуеть сцена поклоненія волхвовь. Затемь-8-е явленіе пьесы: Иродъ, не дождавшись волхвовъ, понялъ, что они его обманули, собираетъ раввиновъ, которые объяснили ему, что, по пророчествамъ, въ Виелеемъ долженъ родиться мужъ, который будетъ обладать всеми народами. Тогда, прогнавши раввиновъ, Иродъ обращается за совътомъ къ своимъ сенаторамъ, и одинъ изъ сенаторовъ подаетъ ему мысль перебить въ Виолеемской вемле всехъ младенцевъ до двухлетняго возраста. 9-е, 10-е и 11-е явленія представляють избіеніе младенцевъ и "длинный плачъ и рыданіе подобіемъ плачевной Рахили". Въ 12-мъ явленіи Ироду приносять головы убитыхъ дътей, Иродъ въ восторгъ привазываетъ пъвцамъ пъть торжественныя пъсни, плескать въ длани, а самъ въ упоеніи засыпаеть на своемь тронъ.

Между том слышится голось Невинности. Это голось прови младенцевь, вопіющій къ Богу объ отомщеній, голось провлятія кровонійць: "Отвори несытую змошную гортань свою, пей кровь, которойты жаждешь... Пей пролитыя слезы матерей, пей выплаканныя съ ними глаза, смотровніе на лютую десницу воиновь, избивавшихъ насъ, агицевь, для твоей трапезы! Изъ крови нашей ты уготовиль намъ порфиру, упестриль ее жемчугомъ материнныхъ слезъ". На голосъ Невинности Истина произносить грозный приговоръ вочной муки тирану.

Иродъ просыпается отъ сна и ощущаетъ страшную болёзнь въ тёлё. Призываютъ врача, а между тёмъ ужасный смрадъ распространяется отъ больного. "Готовьте ему гробовое ложе—говоритъ врачъ, — а сами бёгите; смрадъ исходящій отъ него смертеленъ". Всё покидаютъ Ирода. Тиранъ умираетъ

въ страшныхъ мукахъ.

16-е явленіе: Иродъ въ аду. "О, какія муки! — говорить Иродъ: — горю, горю. Зачёмъ ярождался на свётъ! Проклять родитель! Проклята мать! Проклять день, часъ, когда я быль рожденъ! Прокляты дни, часы, годы, прожитые мною! Прокляты вельможи, совётовавшіе мнё убійство! Прокляты воины, не пощадившіе незлобныхъ младенцевъ! Но паче всёхъ проклять, териящій здёсь муку. Ахъ, мука великая, мука безконечная, ука во вёки вёковъ! Смотрите на меня гордые и не гордитесь, то будете со мною въ этой пропасти!..."

Слѣдуетъ разговоръ Смерти съ Жизнью. "Торжествую говоритъ Смерть:—я побѣдила, напоила кровью Виелеемскую вемлю, покосила, какъ траву подъ росою, четырнадцать тысячъ и, наконецъ, повергла царя Ирода въ гортань Цербера! Я властвую надъ человъкомъ; я сильна и буду обладать имъ во всъ въки. Сяду на престолъ. Возложу вънецъ на главу мою"...

"Не торжествуй—говорить ей Жизнь: —развѣ меня, Жизни, нѣть на землѣ? Не умреть естество человѣческое, во вѣки живо будеть! Я сяду на престолѣ навѣки, и возведу съ собою человѣческое естество. Славой и честью его увѣнчаю"...

Человъческое Естество преклоняется передъ Жизнью и Жизнь возлагаетъ на него вънецъ.

Въ последнемъ, 18-мъ явленіи (короткомъ), Крепость Божія произносить нравоученіе о каре злодень и о награде кроткимъ сердцемъ, а затёмъ въ эпилоге ко всёмъ слушателямъ обращается поздравленіе и просьба простить "согрешившихъ въ действе" (несовершенство исполненія).

Несмотря на схоластическое построеніе этой драмы, нельзя не признать (при сравненіи съ произведеніями Симеона Полоц-каго и другихъ) за ея авторомъ несомнънное поэтическое дарованіе.

## PYCCKAS ICTOPIS

BT

# MALATRAL EXHIBITABLET RA EXRETHABILITATE LENK

н. КОСТОМАРОВА

### томъ второй:

(Продолжение)

ГОСПОДСТВО ДОМА РОМАНОВЫХЪ ДО ВСТУПЛЕНІЯ НА ПРЕСТОЛЪ ЕКАТЕРИНЫ II.

XVIII oe CTOJTTIE

Издание третье



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюльвича, Вас. Остр., 5 лин., 28



## оглавленіе.

|        |                                       |   |   | CTPAR |
|--------|---------------------------------------|---|---|-------|
| XV.    | Петръ Великій                         |   | * | 1     |
| XVI.   | Гетиапъ Иванъ Степановичъ Мазепа      |   | • | 251   |
| XVII.  | Царевичъ Алексви Петровичъ            | • |   | 287   |
| XVIII. | Князь Александръ Даниловичъ Меншиковъ |   |   | 307   |
| XIX.   | Архіепископъ Өеофанъ Прокоповичъ      |   |   | 331   |

## XV.

## петръ великій.

I.

Дътство и юность Петра, до начала Шведской войны.

Петръ Великій родился въ Москвъ, 30-го мая 1672 года, ночью, и быль крещень 29-го іюня того же года въ Чудовомъ монастыръ. Его появление на свътъ было привътствуемо родителемъ съ особенною радостью. Три дня сряду служили благодарственные молебны, стрёляли изъ пушекъ. Благодушный царь, по своему обычаю, жаловаль своихъ ближнихъ людей, прощаль казенные долги, отмъняль и смягчаль наказаніе преступникамь, а послѣ крестинъ угощалъ дважды въ своемъ дворцѣ сановниковъ и выборныхъ людей изъ Москвы и другихъ городовъ, прівзжавшихъ съ дарами. Даже въ народныхъ великорусскихъ песняхъ осталось воспоминание о всеобщей радости и торжествъ при рожденіи царевича, которому впосл'ядствіи суждено было стать первымъ русскимъ императоромъ. Быть можетъ, царь Алексъй Михайловичь придаваль такое значеніе рожденію младшаго сына потому, что изъ оставшихся у него двухъ сыновей отъ первой жены одинь быль больной, другой малоумный, и самъ царь, будучи еще не старъ, могъ дождаться, что новорожденный сынъ оть второй жены, возрастая, покажеть большія способности, чёмь другіе его сыновья.

Первое воспитаніе царевича началось по обычному придворному чину, но какъ только дитя вступило въ тотъ возрастъ, когда его стали занимать игры, въ немъ начала проявляться ръдкая воспріимчивость, живость и склонность къ забавамъ, носивщимъ военный характеръ. Любимыя игрушки, на которыя онъ бросался, были: знамена, топоры, пистолеты, карабины, сабли, барабаны. Царевича, по обычаю, окружили такъ-называемыми "робятками" изъ ровесниковъ, набранныхъ изъ детей знатныхъ родовъ; они составляли около него полкъ. Петръ, будучи трехъ лѣтъ отъ роду, игралъ съ ними въ "воинское дъло", а обучениемъ и дисциплиной этого детского полка, по царскому порученію, назначенъ быль иноземецъ Павелъ Гавриловичъ Менезіусъ. Родомъ онъ былъ шотландецъ, искатель приключеній; въ молодости шатался онъ по Европъ, убилъ въ Польшъ на дуэли мужа одной пани, съ которой быль въ связи, быль взять въ плень русскими. обласканъ царемъ Алексвемъ Михайловичемъ и женился на вдовъ извъстнаго Марселиса, основателя желъзныхъ заводовъ въ Россіи. Царь Алексей Михайловичь любиль Менезіуса, человека ловкаго, бывалаго, говорившаго на многихъ языкахъ, и посылалъ его по важнымъ дипломатическимъ сношеніямъ посломъ къ папъ. Менезіусь получиль свое м'єсто при царевич'є по возвращеніи изъ Рима. Мы не знаемъ подробностей обращенія Менезіуса съ царевичемъ, но ему принадлежитъ зародышъ той горячей любви къ иноземщинъ, которая начала проявляться у воспріимчиваго Петра еще съ дътскихъ лътъ.

По смерти Алексъя Михайловича, съ ссылкою Матвъева, Менезіусь быль отдалень отъ Петра и послань въ Смоленскъ, но потехи, имевшія военный характерь, продолжались; товарищи детскихъ игръ выростали вмъстъ съ царевичемъ, и съ годами ихъ потвхи принимали прямо характеръ воинскаго обученія: деревянныя ружья и пушки замёнялись настоящими; царевичь строиль съ ними городки, бралъ ихъ штурмомъ, возводилъ окопы, упражнялся въ военныхъ пріемахъ. Между темъ, его начали учить грамотъ. Учителемъ былъ ему назначенъ, 12-го марта 1677 года, дьявъ Никита Моисеевичъ Зотовъ. Петръ учился быстро читать и писать, выказывая необычайную понятливость. Зотовъ знакомиль его съ русской исторіей, разсказывая о діяніяхъ Владимира св., Александра Невскаго, царя Ивана Грознаго и Алексвя Михайловича, объясняль ему, сколько самь умёль, какія есть на свътъ разныя науки, полезныя для государей. Расширенію знаній царевича содъйствовали, бывшія въ то время въ ходу, потешныя книги и картинки, составляемыя съ цёлью забавы, но заключавшія въ себъ много разнообразныхъ предметовъ, съ которыми дитя могло знакомиться, напримёръ, знаменитыя зданія, города, корабли, историческія событія, а также астрономическія явленія. Съ жадностью бросался царевичь на все новое, все желаль узнать, и тогда уже порывался видеть въ действительности то, о чемъ ему сообщали книги и картинки; самъ хотелъ созидать города, прекрасныя зданія, брать крівпости, водить полки и шлавать по морю. Обыкновенное м'встопребывание Петра, вм'вств съ матерью, было село Преображенское.

Десяти лътъ отъ роду царевичъ былъ вырванъ судьбою изъ своего уединенія: его посадили на престоль; а вслёдь затёмь воспріимчивый отрокъ быль свидетелемь кровавыхъ сцень, убійства дяди и Матвева, униженія матери и всёхъ ея родныхъ, наконецъ долженъ былъ по волъ подученной стрълецкой толпы раздълить съ полоумнымъ братомъ вънецъ, возложенный на него выборомъ всей Русской Земли: правленіе перешло въ руки сестры, не терпъвшей его матери. Въ эти ужасныя минуты молодой Петръ показалъ необыкновенную для его лътъ твердость и безстрашіе. Но эти минуты оказали печальное вліяніе на его характерь: онв, безъ сомнъвія, положили въ эту геніальную, гигантскую натуру зародышъ жестокости, свирвности.

Во время правленія Софіи Петръ продолжаль проживать съ матерью въ Преображенскомъ селъ. Его воспитание было совер-шенно заброшено. Учителя, Никиту Моисеевича Зотова, отъ него удалили; другого ему не дали; онъ проводилъ время въ потъ-хахъ, окруженный ровесниками безъ всякихъ дъльныхъ занятій: такая жизнь, конечно, испортила бы и изуродовала всякую другую натуру, менѣе даровитую. На Петра она положила только тоть отпечатокъ, что онъ, какъ самъ послѣ сознавался, не подимы для прочнаго образованія. Черезъ это небреженіе Петру приходилось учиться многому уже въ зрѣломъ возрастѣ. Сверхъ того проведенное такимъ образомъ отрочество лишило его той выдержки характера въ обращеніи съ людьми, которая составляетъ признакъ образованнаго человѣка. Петръ съ отроческихъ льть усвоиль грубыя привычки окружавшаго его общества, крайнюю несдержанность, безобразный разгуль.

Однако, необыкновенно даровитая натура не могла измельчать въ томъ отсутствіи всякихъ умственныхъ интересовъ, на которое она была осуждена; собственною силою пробила она себъ выходъ. Петра ничему не учили, но не могли убить въ немъ врожденной любознательности. Впоследствии Петръ самъ сообщалъ с тькъ случаяхъ, которые направили его на избранную дорогу. Будучи четырнадцати лѣтъ отъ роду, онъ услыхалъ отъ князя Якова Долгорукаго, что у послѣдняго былъ такой инструментъ, "которымъ можно брать дистанціи или разстоянія, не доходя до того мѣста". Молодой царь пожелаль видѣть инструментъ, но Долгорукій отвѣтилъ, что онъ украденъ. Царь поручилъ купить себѣ такой инструментъ во Франціи, куда Долгорукій ѣхалъ посломъ. Въ 1688 году Долгорукій привезъ изъ Франціи астролябію и готовальню съ математическими инструментами. Вокругъ царя не было ни одного человѣка, кто бы имѣлъ понятіе, что это такое. Царь обратился къ нѣмцу-доктору, но и тотъ не умѣлъ владѣть инструментами, а отыскалъ голландца Франца Тиммермана, который объяснилъ царю значеніе привезенныхъ вещей. Царь приблизилъ къ себѣ Тиммермана и началъ учиться у него ариометикъ, геометріи и фортификаціи. Учитель былъ небольшой знатокъ своего дѣла, но ему достаточно было сдѣлать Петру указанія: талантливый ученикъ самъ до всего добирался. До какой степени предшествовавшее воспитаніе Петра было запущено, показываетъ то, что, учась на шестнадцатомъ году четыремъ правиламъ ариометики, онъ не умѣлъ правильно написать ни одной строки, и даже не зналъ, какъ отдѣлить одно слово отъ другого, а писалъ три-четыре слова вмѣстѣ, съ безпрестанными описками и недописками.

Спустя нѣсколько времени, Петръ въ селѣ Измайловѣ, на Льняномъ дворѣ, гуляя по амбарамъ, разсматривалъ старыя вещи, принадлежавшія двоюродному брату царя Михаила Өедоровича, Никитѣ Ивановичу Романову, отличавшемуся въ свое время замѣчательною любознательностью. Здѣсь онъ увидѣлъ иностранное судно и спросилъ о немъ Франца Тиммермана. Тотъ могъ сказать ему только то, что это англійскій ботъ, который употребляется при корабляхъ и имѣетъ то преимущество передъ русскими судами, что ходитъ на парусахъ не только за вѣтромъ, но и противъ вѣтра. Петръ спросилъ: есть ли такой человѣкъ, который бы починилъ и ноказалъ ему ходъ судна? Тиммерманъ сказалъ, что есть такой человѣкъ, и нашелъ Петру голландца Христіана Бранта (Карштенъ Бранта, какъ называеть его Петръ). Царь Алексѣй Михайловичъ задумалъ построить корабль и спустить въ Астрахани; для этого призваны были изъ Голландіи мастера. Построенный и спущенный въ Астрахани корабль былъ уничтоженъ Стенькою Разинымъ. Мастеровые разсѣялись, а одинъ изъ нихъ—корабельный плотникъ, этотъ самый Карштенъ Брантъ, проживалъ въ Москвѣ и кормился столярною работою.

Бранть, по приказанію царя, починиль боть, придёлаль мачту и наруса, и въ присутствіи Петра лавироваль на рікі Лузі. Петрь дивился такому искусству, и самъ нісколько разь вмісті съ Брантомъ повторяль этоть опыть, но не всегда удачно: боть съ трудомъ поворачивался и упирался въ берега, потому что русло было слишкомъ узко. Петръ приказаль перевезти боть на Просяной прудь въ селі Измайлові, но и тамъ плаваніе оказалось

не совсёмъ удобнымъ. Тогда Петръ узналъ, что озеро подъ Переяславлемъ будетъ для его цёли подходящимъ. Оно имёло въ окружности тридцать верстъ, а глубина его достигала шести саженей. Петръ выпросился у матери на богомолье къ Троицѣ, съёздилъ въ Переяславль, осмотрёлъ озеро, и оно очень ему понравилось. По возвращеній въ Москву онъ упросилъ мать отпустить его снова въ Переяславль, чтобы тамъ заводить суда. Царица не могла отказать горячо любимому сыну, хотя сильно была противъ такихъ затъй изъ боязни за его жизнь. Петръ, вмёстѣ съ Брантомъ, заложилъ верфь при устъё рёки Трубежа, впадающаго въ Переяславское озеро, и тёмъ положилъ начало своему кораблестроенію.

Въ то же время потъхи Петра съ ровесниками начинали принимать нешуточный характеръ. Петръ набиралъ въ число потъшныхъ охотниковъ всякаго званія, и въ 1687 году изъ нихъ составилось два правильныхъ полка, названныхъ по имени двухъ парскихъ подмосковныхъ селъ: Преображенскимъ и Семеновскимъ. Нравилось Петру плаваніе на судахъ по водъ; любилъ онъ и военныя упражненія, и съ помощью потъшныхъ соорудилъ онъ на Яузъ земляную кръпость съ орудіями, и далъ ей иностранное названіе Пресбурга.

Софія и ея сторонники старались представить эти потіхи молодого царя сумасбродными дурачествами; сама мать Наталья Кирилловна не виділа въ нихъ ничего, кромів забавы пылкаго юноши и думала остепенить его женитьбою: она нашла ему невісту, молодую и красивую дівниу Евдокію Лопухину. Отецта ея, окольничій Ларіонъ, быль переименованъ въ Өедора. Свадьба совершилась 27 января 1689 года. Петръ не иміль никакого сердечнаго влеченія къ своей супругі и женился изъ угожденія матери, женился такъ, какъ женились большая часть людей того времени. Мать надіялась, что молодой человість, женившись, начнеть вести ту жизнь, которая считалась приличною для царя и важныхъ особъ. Но Петръ, вскорів послів женитьбы, какъ только начали вскрываться ріки, поскакаль въ Переяславль и тамъ занялся постройкою судовъ. Мать хотіла отвлечь его и требовала его возвращенія въ Москву подъ предлогомъ панихиды по царів Оедоріс: "изволила мніз приказывать быть въ Москві", писаль Петръ матери, "и я быть готовъ, только, ей-ей, дізло есть". Мать настойчиво требовала, чтобъ онъ іхаль въ столицу. Петръ повиновался, прібхаль въ Москву, но черезъ місяць опять ускакаль на Переяславское озеро. Любя свою мать, онъ въ письмахъ своихъ дізлися съ нею удовольствіемъ, какое испытываль

оть успѣха своего дѣла. "У насъ", — писалъ онъ, — "все молитвами твоими здорово, и суды удались всѣ зѣло хороши". Но царица Наталія не понимала порывовъ своего сына и притомъ боялась враждебныхъ замысловъ Софьи. Она звала его снова въ Москву. Молодая супруга также скучала о немъ, писала къ нему, называла его "своей радостью", "свѣтомъ", "лапушкой", просила пріѣзжать или позволить ей пріѣхать къ нему. Петръ, вызванный настоятельными требованіями матери, лѣтомъ съ неохотою вернулся въ Москву. Вслѣдъ затѣмъ осенью былъ открытъзаговоръ стрѣльцовъ. Петру уже было не до кораблей; спасалсьоть явной смерти, онъ бѣжалъ къ Троицѣ, и оттуда, при помощи русскихъ служилыхъ людей, уничтожилъ правленіе Софьи и сталъна самомъ дѣлѣ самодержавнымъ государемъ. Съ этихъ поръ началась его непрерывная самобытная дѣятельность.

Въ числъ разныхъ иностранцевъ, прівхавшихъ съ Гордономъ-къ Петру во время его пребыванія у Троицы, былъ и Францъ-Яковлевичъ Лефортъ. Онъ былъ родомъ женевецъ, сынъ зажиточнаго гражданина, занимавшагося торговлей. Въ молодости онъ отправился въ Голландію, оттуда въ Данію, учился военному искусству и съ датскимъ посланникомъ прибылъ въ Архангельскъ, искать счастья въ Московскомъ Государствъ. То было еще при-Алексъъ Михайловичъ, въ 1675 году. Лефортъ скоро выучился по-русски, женился въ Россіи на иноземеъ, дочери богатой вдовы Сого. Core; подобно другимъ иноземцамъ, служилъ въ войскъ, получая за службу чины, пользовался расположениемъ временщика князя Василія Васильевича Голицына, передъ которымъ ходатайствовалъ за Лефорта женевскій сенать, но, впрочемь, не выдался ничёмь особеннымъ. Любознательный Петръ вообще естественно привязывался къ иностранцамъ, такъ какъ отъ нихъ только могъ получить отвёты на свои разспросы, и такъ какъ они более русскихъмогли сочувствовать его страсти къ нововведеніямъ, которая въ немъ уже проявлялась. Но никто изъ иноземцевъ до такой сте-пени не понравился Петру, какъ Лефортъ. По свидътельству знав-шихъ его лично, это былъ человъкъ мало свъдущій, но зато умъвшій обо всемъ хорошо говорить, человѣкъ веселаго нрава и не-обыкновенно пріятный собесѣдникъ. Въ этомъ качествѣ, столько сродномъ племени, къ которому принадлежалъ Лефортъ, и за-ключается причина, почему Петръ привязался къ этому человѣку. Лефортъ обладалъ рѣдкимъ житейскимъ тактомъ. Пользуясь благосклонностью и привязанностью царя, онъ никому не вредилъ, не имѣлъ того высокомѣрія, которымъ вообще вооружали противъсебя русскихъ живущіе среди ихъ иностранцы: Лефортъ, зна-

комя Петра своими разсказами съ культурнымъ ходомъ евронейской жизни, отнюдь не старался своимъ вліяніемъ выводить впередъ иностранцевъ передъ русскими; напротивъ, совѣтовалъ приближать къ себѣ русскихъ, возвышать ихъ, и самъ постоянно казался преданнымъ пользѣ страны, въ которой нашелъ себѣ новое отечество. Если Лефортъ мало имѣлъ основательныхъ свѣденій въ военномъ устройствѣ и въ кораблестроеніи, за то съ жаромъ и съ восторгомъ говориль объ этомъ передъ Петромъ, жаромъ и съ восторгомъ говориль объ этомъ передъ Петромъ, и располагалъ Петра къ усвоенію наружныхъ признаковъ иноземнаго строя. Такимъ образомъ, подъ его вліяніемъ, Петръ пристрастился къ иноземному платью. Разсказываютъ, что Лефортъ самъ лично являлся передъ Петромъ то въ той, то въ другой военной формѣ, съ позволенія Петра пореодѣлъ русскихъ солдатъ въ иноземные мундиры, обучалъ ихъ въ глазахъ царя военнымъ эволюціямъ и приводилъ его въ восторгъ. Царь самъ нарядился въ иноземное военное платье и вздумалъ пройти всю военную статътъ въ иноземное военное платье и вздумалъ пройти всю военную службу, начиная съ малыхъ чиновъ, самъ учился всякимъ нріемамъ военнаго искусства, и, при необыкновенной своей воспріимчивости, скоро пріобрѣталъ павыкъ владѣть огнестрѣльнымъ оружіемъ, устраивать понтоны, мины, копать шанцы и пр. Вскорѣ по своемъ сближеніи съ Лефортомъ, Петръ произвелъ его въ генералъ-маіоры, устраивалъ съ нимъ примѣрныя битвы, которыя были разомъ и потѣхами, и средствомъ обученія. Эти потѣхи не обходились, однаво, даромъ; на одномъ изъ подобныхъ примърныхъ сраженій лопнувшая ручная гранята опалила лицо царю и ранила многихъ офицеровъ. На другомъ такомъ сраженіи, про-исходившемъ 4 сентября 1690 года, было много раненыхъ, и самъ генералъ Гордонъ, съ поврежденной ногой и обожженнымъ лицомъ, послѣ того пролежалъ съ недѣлю въ постелѣ. На слѣдующій годъ, осенью, потѣхи этого рода приняли еще больследующій годь, осенью, потёхи этого рода приняли еще большіе размеры. Царь приказаль построить близь села Преображенскаго земляное укрепленіе, названное имъ Пресбургомъ, разделиль войска на двё половины: одна должна была защищать укрепленіе, другая—взять его. На этой примерной бите было еще боле раненыхъ, чёмъ прежде, а одинъ изъ ближнихъ людей царя, Иванъ Долгорукій, лишился жизни. За такими потёхами следовали шумные пиры. Лефортъ по этой части былъ дорогой человекъ для царя: пикто не умёлъ лучше его устроивать пиры. Онъ ввелъ Петра въ иноземное общество въ Немецкой слободе, где царь нашелъ полную непринужденность обращенія, противоположную русской старинной чопорности. Тамъ господствовалъ самый широкій разгуль: пили вино до безобразія, пля-

сали до упаду. Иногда по два, по три дня пировали безъ устали, не ложась снать. Женщины участвовали въ этихъ кутежахъ, придавая имъ своимъ присутствіемъ живость и разнообразіе. Петръ пиль безъ мёры, но при своей необычайно крёпкой натурё скоро протрезвлялся и принимался съ большимъ жаромъ за работу, въ то время когда другіе послі подобнаго пира долго не могли оправиться. Витстт съ иноземцами пировали съ царемъ и русскіе. Пиры эти происходили главнымъ образомъ въ дом'в Лефорта, иногда же у Гордона и у близкихъ любимцевъ царя: Льва Нарышкина, Бориса Голицына, Петра Васильевича Шереметева. Царь со всёми обращался запросто, какъ равный всёмъ другимъ собеседникъ, но иногда какое-нибудь не впопадъ сказанное слово приводило его въ такой гнѣвъ, особенно когда его природная горячность усиливалась выпитымъ виномъ, что всв умолкали и дрожали отъ страху. Одинъ только Лефортъ умёль въ эти минуты успокоить и развлечь царя. Гивет царя проходиль скоро, и онъ снова делался веселымъ; кругомъ снова все веселилось и шумело; на дворъ зажигались разнодвътные потъшные огни, пускались ракеты. Въ продолжение святокъ и масляницы, Петръ со своей компаніей вздиль въ дома вельможъ и богатыхъ купцовъ славить Христа, вездъ пилъ, веселился и получалъ дары по старому русскому обыкновенію. Въ эти молодые годы своей жизви онъ положилъ начало юмористическому учрежденію, которое поддерживаль всю свою жизнь. Это быль такъ-называемый "всешутнъйтій, всепьянъйшій и сумасбродньйшій соборь", состоявшій изъ ближнихъ къ царю лицъ: то была пародія на церковную іерархію. Бывшій учитель Петра, Никита Моисеевичь Зотовъ, быль названъ "всешутнъйшимъ патріархомъ или князь-папою". Князь Өедоръ Ромодановскій быль названь кесаремь, другіе придворные получили въ насмъшку титулы владыкъ разныхъ городовъ, а самъ Петръ носилъ титулъ протодіакона. Ціль этого собора состояла въ усердномъ служении Бахусу и въ частомъ обхожденіи съ кръпкими напитками; предаваться пьянству и обжорству на засъданіяхъ этого собора сдълалось обычнымъ; способъ выраженія отличался самымъ грубымъ цинизмомъ-

Разгульная жизнь Петра отразилась и на его семейныхъ отношеніяхъ. Лефортъ сблизилъ Петра съ семействомъ Монсовъ, гдѣ было двѣ дочери; Петру сильно приглянулась одна изъ нихъ—Анна. Умная, кокетливая нѣмка умѣла привязать его къ себѣ тѣмъ наружнымъ лоскомъ обращенія, котораго недоставало русскимъ женщинамъ. Петръ съ этихъ поръ не взлюбилъ жены

своей, чуждался домашняго очага, но принужденъ былъ сдерживать себя, пока жива была его мать.

Дѣло мѣшалось съ бездѣльемъ. Съ лѣта 1689 года Петръ оставилъ свои переяславскія кораблестроительныя работы, котя въ Переяславлѣ мастеръ Карштенъ Брантъ, по царскому приказанію, продолжалъ строить суда и построилъ два малыхъ фрегата и три яхты. Царь въ это время, между прочимъ, упражнялся въ постройкѣ небольшихъ гребныхъ судовъ на Москвѣрѣкъ. Въ вонцѣ лѣта 1691 года онъ снова отправился въ Переяславль и заложилъ первый русскій военный корабль, поручивъ постройку его Өедору Юрьевичу Ромодановскому, назвавши его адмираломъ еще не существовавшаго флота. На другой годъ корабль былъ готовъ и спущенъ на воду въ присутствіи двухъ царицъ и двора. Усиленные труды и неумѣренные кутежи подорвали-было здоровье Петра. Онъ заболѣлъ такъ опасно, что чуть было не умеръ, и близкіе къ нему люди собпрались на случай его смерти тотчасъ бѣжать изъ Россіи, зная, что Софія, взявши снова въ свои руки правленіе, не пощадитъ ихъ. Но сильная натура Петра взала верхъ, онъ выздоровѣлъ и съ прежнимъ увлеченіемъ принялся за свое дѣло.

Переяславское озеро было слишкомъ тѣсно. Петръ лѣтомъ въ

Переяславское озеро было слишкомъ тесно. Петръ летомъ въ 1693 году отправился въ Архангельскъ, чтобы видъть море и устройство купеческихъ кораблей, приходившихъ въ этотъ единственный русскій портъ. Царь съ большимъ любопытствомъ осматривалъ суда, всякіе иноземные товары, привозимые изъ Европы, обо всемъ разспрашивалъ и тутъ же дълалъ соображенія о завеобо всемъ разспрашивалъ и тутъ же делалъ соображения о заве-деніи русскаго флота и расширеніи торговли. При посредствѣ сопровождавшаго его Лефорта, Петръ заказалъ большой корабль, поручивъ его снаряженіе амстердамслому бургомистру Витцену. Кромѣ того, начата была постройка двухъ кораблей въ самомъ Архангельскѣ. Совершивши небольшое плаваніе по Бѣлому морю— первое морское плаваніе Петра—онъ воротился въ Москву осенью.

Въ январъ 1694 года скончалась царица Наталья Кирилловна. Петръ жалълъ и плакалъ о ней, потому что любилъ ее; но смерть матери совершенно развязала ему руки. Онъ съ жаромъ принялся за дъло кораблестроенія, приказалъ заранъе отправить въ Архангельскъ оружіе, порохъ, снасти, изготовить досчаники для плаванія по Двинъ. 29-го апръля Лефортъ далъ у себя прощальный пиръ съ музыкою и барабаннымъ боемъ, но безъ танцевъ, по причинъ недавней семейной потери царя. Вслъдъ затѣмъ царь отправился съ четырьмя-стами ближнихъ людей въ Архангельскъ. Уже плывя по Двинѣ, Петръ тѣшился, называя

досчаники флотомъ, и выдумалъ для этого флота особый русскій флагъ: красный, синій и бълый, оставшійся до сихъ поръ русскимъ флагомъ. Къ величайшему удовольствію Петра, одинъ изъ строившихся въ Архангельскъ кораблей уже былъ готовъ и спущенъ на Двину 20-го мая. Царь на этомъ корабль пироваль и угощалъ иностранныхъ мастеровъ, строившихъ корабль. 30-го мая царь отправился въ Соловки на яхтъ, названной св. Петромъ. На пути сдълалась такая страшная буря, что всъ готовились къ смерти и причащались св. Таинъ изъ рукъ архіерея, сопровождавшаго царя; къ счастью, нашелся отважный лоцманъ, Сумской веси крестьянинъ Антипъ Пановъ. Онъ вызвался провести судно среди подводныхъ камней въ Унскую губу и съ успъхомъ исполнилъ свое дъло. Яхта счастливо пристала къ Пертоминскому монастырю.

Опасность, испытанная Петромъ, не только не охладила его, но еще более пристрастила къ воде. Благополучное возвращеніе въ Архангельскъ послужило поводомъ къ веселью на нъсколько дней. 28-го іюня спущенъ быль второй корабль, построенный въ Архангельскъ. Петръ опять пировалъ на радости. 21-го іюля прибыль корабль, заказанный въ Голландіи. Это дало поводъ еще къ большему торжеству, и Петръ по этому случаю писаль въ Москву къ Виніусу, что у нихъ "Бахусъ почитается и своими листьями заслоняеть хотящимъ писать простравно". Въ августъ Петръ со своими кораблями опять пустился въ море. При плохомъ умѣньи управлять кораблями, царь снова подвергся опасности кораблекрушенія, но счастливо изб'єжаль его и воротился въ Архангельскъ. Съ этихъ поръ Петръ считалъ флотъ свой существующимъ, и назначилъ адмираломъ его своего любимца Лефорта. Вернувшись въ Москву, Петръ устроилъ сухопутную военную потёху, примёрное сраженіе при деревнё Кожуховь. Это была самая громкая и вмьсть последняя потьха царя. Войско было раздёлено на двё половины: одна—подъ начальствомъ Өедора Ромодановскаго, другая, непріятельская, подъ начальствомъ Бутурлина, разыгрывавшаго роль польскаго короля. Здъсь, какъ на театръ, изображались всъ пріемы войны: военные советы, переговоры, копаніе минъ, постройка мостовъ, засыцаніе рвовъ. Много было побитыхъ и раненыхъ. Петръ участвовалъ въ битвъ въ чинъ бомбардира, подъ именемъ Петра Алексъева. Наконецъ, мнимый польскій король быль взять въ плінь, а потомъ все кончилось веселымъ пиромъ, устроеннымъ у генералиссимуса Ромодановскаго на счетъ знатнъйшихъ купцовъ. Эта потвиная война съ походомъ продолжалась около месяца.

Всь эти потьхи были, такъ сказать, дътскимъ удовлетвореніемъ сильной жажды деятельности и великихъ подвиговъ, охваніемъ сильной жажды діятельности и великихъ подвиговъ, охватившей душу молодого царя. Не долго онъ довольствовался игрою въ завоеванія и кораблестроенія: въ 1695 году онъ обратился къ дійствительно важному предпріятію. Предшествовавшая исторія оставила царствованію Петра вопросъ съ Крымомъ нерішеннымъ. Съ XVI віка московская Русь вела упорную борьбу съ крымскими татарами за обладаніе громаднымъ южнымъ пространствомъ нынішней Россіи. Русскіе шагъ за шагомъ подвигались все даліве и даліве на югъ, созидались укрівпленные города, около нихъ возникали села и деревни. Народонаселеніе размножалось; богатая черноземная почва южныхъ земель открывала для Россіи источникъ такихъ богатствъ, о которыхъ нельзя было и помышлять прежнимъ поколѣніямъ, поневолѣ замкнутымъ въ сѣверныхъ тундрахъ и лѣсахъ. Но благосостоянію южныхъ областей продолжали мешать крымскіе и ногайскіе татары, хотя уже не такъ страшные, какъ въ былыя времена. Для всякаго политическаго ума стратные, какъ въ былыя времена. Для всякаго политическаго ума было ясно, что движеніе Россіи на югъ необходимо должно было упереться въ естественные предёлы Чернаго и Азовскаго морей и присвоить Русскому государству всё черноморскіе берега, населенные тогда татарами, состоявшими подъ владычествомъ Турцій. Такимъ образомъ, впереди для Россіи было неизбѣжно стольновеніе съ Турціей; оно уже послѣдовало при Алексѣ Михайловичѣ, повторилось въ правленіе Софьи и пресѣклось только до поры до времени, по неумѣнію найти удобныя средства къ веденію войны и по недостатку рѣшимости. Петръ сразу понялъ, что въ решени вопроса объ обладани моремъ стоитъ важ-нейшая политическая задача России того времени, и со свойственной его юношескому возрасту отвагой, не долго размышляя, ръшился возобновить пріостановленное предпріятіе. Въ началъ 1695 года онъ приказалъ объявить походъ на Крымъ. Государство имъло въ распоряжении сто двадцать тысячъ войска, кромъ малороссійскихъ полковъ. Изъ этого числа тридцать одна тысяча вазначена была для взятія Азова, ближайшаго приморскаго города. Половина этого войска была отправлена подъ начальствомъ Головина и Лефорга водою (изъ Москвы 30-го апръля) по Москвъръкъ, Окъ и Волгъ до Царицына, куда войско прибыло 8-го іюня; оттуда оно должно было пройти къ казачьему городку Паншину, куда велёно было собрать продовольствіе; для перехода не было заготовлено надлежащаго количества лошадей, такъ что солдаты принуждены были на себ'в тащить въ продолженіе трехъ сутокъ орудія и прочія тяжести. Отъ Паншина войску сл'ёдовало идти по Дону до Азова. Съ этимъ войскомъ шелъ самъ государь въ званіи бомбардира. Но русскіе, слѣдуя старинной привычкі, плохо исполняли повельнія власти: подрядчики, обязавшіся поставить запасы для войска, взявши за то деньги, не только не поставили запасовъ въ срокъ, но и самихъ подрядчиковъ пришлось отыскивать по разнымъ городамъ; между прочимъ, соли они вовсе не поставили. Преодолѣвая всѣ эти трудности, русское войско, проплывъ по Дону, достигло наконецъ Азова, 29-го іюня. Другой отрядъ его, подъ начальствомъ генерала Гордона, шелъ до Черкаска сухопутьемъ: здѣсь военному начальству приходилось бороться съ лѣнью, непослушаніемъ и невѣжествомъ; такъ, когда нужно было построить мостъ черезъ Сѣверный Донецъ, стрѣльцы, работавшіе надъ мостомъ, приводили въ досаду генерала Гордона и, вмѣсто трехъ недѣль предполагаемаго пути изъ Тамбова до Черкаска, ему пришлось тянуться цѣлыхъ два мѣсяца.

Городъ Азовъ взять было не легко; хотя въ немъ тогда, кромъ жителей, было не болъе 8,000 непріятельскаго гарнизона, но Азовъ былъ обведенъ очень кръпкимъ валомъ и рвомъ, шириною въ семь саженей. За валомъ внутри была каменная стъна, вышиною въ двѣ съ половиною сажени, а за нею другая стѣна, за которою находился домъ турецкаго коменданта, мечеть и помъщение для гарнизона. Впереди кръпости, на обоихъ берегахъ Лона построены были небольшія укрупленія, называемыя каланчами. Военныя действія начаты были генераломъ Гордономъ нападеніемъ на одну изъ каланчей. Турки, находясь тамъ въ маломъ числѣ, защищались храбро, но подъ конецъ не выдержали и покинули каланчу. Затѣмъ другая каланча, стоявшая на противоположной сторонъ Дона, сдалась. Русскіе овладъли въ двухъ каланчахъ порядочнымъ количествомъ боевыхъ и съъстныхъ запасовъ. Послъ того приступили къ осадъ самаго Азова и начали пальбу по крипости. Петръ, въ званіи бомбардира, самъ заряжалъ пушки и стреляль изъ нихъ бомбами. Но одинъ изъ иностранныхъ инженеровъ, голландецъ Яковъ Янсенъ, обласканный царемъ и поэтому знавшій его планы, перебѣжаль къ непріятелю и разсказаль, что туркамь удобно можно слелать вылазку на ставку генерала Лефорта. Турки послали янычаръ, которые перебили многихъ сонныхъ стръльцовъ, и нанесли бы русскимъ жестокое поражение, если бы генераль Гордонъ не успъль въ пору отбить ихъ. Бомбардированіе послів того продолжалось, но безъ особеннаго успівха. Главною причиною было то, что военачальники, не завися другь отъ друга, дъйствовали самостоятельно, и

поэтому въ ихъ распоряженіяхъ недоставало необходимаго единства. 5-го августа предприняли генеральный штурмъ крѣпости, но турки отбили его. Въ сентябрѣ русскіе приготовились къ новому штурму, а между тѣмъ начали вести подкопы, но дѣлали ихъ такъ неискусно, что, когда послѣдовалъ взрывъ, то побито было много своихъ. Возобновлены были опять попытки къ штурму и окончились также неудачно; наконецъ, 27-го сентября, рѣшено было оставить осаду. Отступленіе войска сопровождалось печальнымъ обстоятельствомъ: немало людей потонуло въ Дону отъ разлива рѣки, а когда пришлось войску идти черезъ безлюдную степь до Валуекъ, перваго русскаго города на южной оконечности Русскаго государства, то множество людей ногибло отъ голода и ранней зимы, захватившей плохо одѣтое войско.

Первая неудача не повергла Петра въ уныніе, напротивъ, только побудила его во что бы то ни стало овладъть Азовомъ и проложить себѣ путь къ Черному морю. Онъ увидѣлъ необходимость построить на Дону гребной флотъ, во-первыхъ, для удобнаго перевоза войска, во-вторыхъ, для действія противъ турокъ съ моря. Мысль — перенести на Донъ свои судостроительныя попытки съ съвера — естественно должна была быть внушена ему прежними событіями: для сношенія съ донскими казаками и доставки имъ хлёбныхъ запасовъ давно уже было въ обычав строить на Дону и на берегахъ ръки Воронежа плоскодонныя суда, называемыя стругами, имъвшія отъ пятнадцати до семнадцати сажень въ длину и до трехъ-въ ширину. Постройкъ этихъ судовъ способствовали дремучіе ліса, которые, однако, и въ то время чрезвычайно быстро истреблялись отъ крайне неправильной порубки. Петръ выбралъ городъ Воронежъ для устройства верфи, отправился туда самъ зимою, и въ теченіи нісколькихъ мъсяцевъ занимался постройкою судовъ. Въ другихъ сосъднихъ мъстахъ въ то же время шла также постройка судовъ, которыя спускались въ Воронежу. Работало надъ этимъ деломъ двадцатьшесть тысячь человёкь, высланныхь изъ украинныхъ городовъ по наряду. Такимъ образомъ, было построено 23 галеры, 2 корабля, 4 брандера и 1,300 судовъ старой конструкціи. Постройка судовъ шла съ большими затрудненіями: работники бѣгали отъ работы, жестокая зимняя стужа мёшала скорости работы, вдобавокъ на мъстъ, гдъ производились работы, происходили пожары. Царь, похоронивши своего брата Ивана, умершаго скоропостижно 29-го января 1696 года, немедленно отправился въ Воронежъ, несмотря на то, что у него болѣла нога. Петръ дѣятельно распоряжался постройкою, нерѣдко самъ принимаясь за топоръ. Для умноженія сухопутнаго войска вельно было еще въ декабрь 1695 года кликнуть кличъ, чтобы всь охочіе люди, не исключая и крыпостныхъ, записывались въ солдаты и стрыльцы.

Съ первыхъ чиселъ апръля начали спускать суда на воду, а тъмъ временемъ подходили собиравшіяся въ Воронежъ войска. 3-го мая караванъ судовъ двинулся съ войскомъ по Дону. Всего войска было до 40,000. Главнокомандующимъ навначенъ былъ генералиссимусъ Шеинъ, адмираломъ флота Лефортъ, а вицъ-адмираломъ Лима. Самъ царь, въ званіи капитана Петра Алексъ́ева, находился на построенной имъ галеръ, названной Привципіумъ. Кромъ войскъ, отправленныхъ по Дону, назначено было дъйствовать запорождамъ и донцамъ. По совъту Гордона, сдъланъ былъ около города большой земляной валъ, надъ которымъ работали денно и нощно до 12,000 человъ́къ, стараясь возвести его выше городскихъ стънъ. Татары, покусившіеся помъщать работамъ, были разсъяны. Городъ былъ осажденъ со всъхъ сторонъ, а между тъмъ русская флотилія не допускала турецкій флотъ подать помощь осажденнымъ. 17-го іюля малороссійскіе и донскіе казаки пошли на штурмъ и не могли взять города, но турки, опасаясь возобновленія штурма въ большемъ размъръ, на другой же день сдались съ условіемъ выдти изъ города съ ручнымъ оружіемъ и со своими семействами. Петръ выговориль себъ выдачу измънника Янсена, который просилъ турокъ лучше отсъчь ему голову, нежели выдавать Москвъ. Турки выдали его, вмъстъ съ нъкоторыми русскими раскольниками, перебъжавшими къ нимъ.

Такимъ образомъ, Петръ сдёлалъ первый шагъ къ овладёнію Чернымъ моремъ — событіе было чрезвычайно важнымъ въ свое

время.

Петръ на возвратномъ пути осмотрълъ тульскіе желъзные заводы, и, прибывши въ Москву, устроилъ тамъ никогда еще невиданный праздникъ — въъздъ побъдителей чрезъ тріумфальныя ворота, украшенныя разными символическими изображеніями и надписями. Въ шествіи вели плънныхъ и везли измънника Янсена, на поруганіе одътаго по-турецки, въ цъпяхъ, подъ висълицею съ петлею на шет и съ надписью, гласившей объ его измънъ и отступничествъ. Янсенъ былъ битъ кнутомъ, а потомъ всенародно колесованъ среди празднествъ по поводу побъды.

Для того, чтобы Азовъ остался за Россіею, недостаточно

Для того, чтобы Азовъ остался за Россіею, недостаточно было его взять, нужно было сдёлать русскимъ городомъ. Съ этой цёлью государь вмёстё съ боярами указалъ послать туда для поселенія 3,000 семей изъ низовыхъ городовъ и 400 человёкъ

конници; кромѣ того, положено содержать тамъ 3,000 войска до окончательнаго заселенія Азова. Но одно владѣніе Азовомъ не имѣло само по себѣ большой важности: оно могло только открывать путь къ дальнѣйшему движенію Россіи на югъ, къ обладанію черноморскимъ берегомъ и Чернымъ моремъ. Упорное противодѣйствіе со стороны турокъ и татаръ было неизбѣжно; къ нему должна была готовиться Россія и готовиться поспѣшно, а для этой пѣли необходимъ былъ флотъ, и Петръ выдумалъ такое средство, чтобы создать его въ самое короткое время.

4 ноября 1696 года въ Преображенскомъ селѣ государь собралъ думу, въ которую приглашены были и иностранцы. Эта дума, по волѣ государя, постановила такой приговоръ: всѣмъ жителямъ Московскаго Государства участвовать въ постройкѣ котоаблей. Вотчиники, какъ духовные, такъ и свѣтскіе помѣщики.

раблей. Вотчинники, какъ духовные, такъ и свътскіе, помѣщики, гости и торговые люди обязаны были въ опредѣленномъ числѣ строить сами корабли, а мелкопомъстные помогать взносомъ дестроить сами корабли, а мелкономъстные номогать взносомъ денегь. Съ этою цёлью положено было, чтобы владёльцы духовные съ 8,000 крестьянскихъ дворовъ, а свётскіе съ 10,000 дворовъ построили по одному кораблю, а гости и торговые люди, вмёсто десятой деньги, которая съ нихъ собиралась, построили бы 12 кораблей; мелкономъстные же, у которыхъ было менёе ста дворовъ, должны были вносить по полтинё съ двора. Участники въ постройкѣ должны были для этого слагаться въ "кумпанства": кумпанствомъ называлась купа владёльцевъ, которые, сложившись выблеть продеставляти нисло крестьянскихъ проровъ назначенное панствомъ называлась купа владъльцевъ, которые, сложившись вмёстё, представляли число крестьянскихъ дворовъ, назначенное для построенія корабля. Такъ образовались духовныя, свётскія и гостиныя кумпанства. Они носили названія по имени сановниковъ, занимавшихъ наиболёе видное мёсто, напримёръ: кумпанство митрополита такого-то, или: куммпанство князя такого-то. Постройка судовъ должна была производиться въ Воронежё и въ сосёднихъ пристаняхъ 1). Лёсъ для кораблей положено было рубить въ нарочно отведенныхъ для того угодьяхъ, а для рубки выслать жителей украинныхъ городовъ. Всёхъ судовъ положено построить 52, которыя раздёлялись на четыре класса: баркалоны, которыхъ постройка была возложена на кумпанство свётскихъ домовладёльцевь и съ ними на двухъ духовныхъ: на казанскаго и вологодскаго владыкъ (это были большія суда въ 115 футовъ длиною и 27 шириною, при семи футахъ углубленія, съ значительнымъ числомъ большихъ чугунныхъ орудій, отъ 26 до 44-хъ); барбарскія суда, отличавшіяся большею шириною относительно

<sup>1)</sup> Въ селъ Чертовицкомъ, на пристаняхъ: Романской, Ступинской, а также по Хопру и Дону.

длины, выпали на долю гостиныхъ кумпанствъ; третій родъ судовъ назывался бомбардирскимъ, разной длины (отъ 80 до 90 футовъ при 20 и 28 футахъ ширины); четвертый—галеръ (шириною въ 24 фута, а длиною отъ 125 до 174). Постройка последнихъ падала на долю духовныхъ землевладельцевъ. Кажпоследнихъ падала на долю духовныхъ землевладельцевъ. Каждое кумпанство обязано было не только выстроить корабль, но и снарядить его на свой счетъ. Для производства постройки судовъ выписаны были въ 1696 году иноземные мастера. Венеціанскій сенатъ по просьбѣ царя прислалъ тринадцать судостроителей, а въ началѣ 1697 года, по приказанію царя, Францъ Тиммерманъ черезъ своихъ агентовъ выписалъ пятьдесятъ мастеровъ изъ голландцевъ, шведовъ и датчанъ. Этихъ мастеровъ отправляли въ Воронежъ и распредъяди по кумпанствамъ на срокт. Если изт Воронежъ и распредъляли по кумпанствамъ на срокъ. Если изъ нихъ кто умиралъ или послъ срока удалялся, то кумпанства сами должны были пріискивать мастеровъ. Большая часть кумпанствъ, не въ силахъ будучи сама вести этого дёла, отдавала постройку возложенныхъ на нихъ судовъ въ подрядъ иноземнымъ мастерамъ. Второстепенные рабочіе, какъ-то: плотники, кузнецы, столяры—были изъ русскихъ. Общій надзоръ надъ постройкой судовъ поручень быль окольничему Протасьеву, съ званіемъ "адмиралтейца". На Азовскомъ морѣ въ то же время строили гавань, избравши мъстомъ для этого Таганрогъ. Наконецъ, Петръ, въ связи съ дѣломъ судостроенія, предпиняль прорыть каналъ между

Дономъ и Волгою посредствомъ рѣкъ: Иловли и Камышенки. Дѣло судостроенія шло довольно успѣшно. Въ 1698 году были построены требуемыя суда, но Петру приходилось сильно бороться съ разными препятствіями: рабочіе безпрестанно бѣгали, иноземные мастера ссорились между собою, а иные брали деньги, а отъ дѣла уклонялись.

Любимая до страсти Петромъ мысль о кораблестроеніи послівдовательно увлекла его къ тіснійшему сближенію съ западной Европой. Постройка судовъ такимъ образомъ, какъ она совершалась въ Воронежі, не могла быть прочнымъ діломъ на будущее время. Кумпанства, поневолів обязанныя давать средства на постройку судовъ, не могли сділать шага безъ иностранныхъ мастеровъ. Петръ не могъ быть доволенъ послідними: многіе изъ нихъ были искатели счастья, думавшіе, что они пришли въ такую страну, гдів и плохая работа можетъ показаться отличною. Сверхъ того, подобный способъ судостроенія поставляль Россію въ постоянную необходимость пробавляться искусствомъ иностранцевъ и тімъ самымъ зависіть отъ нихъ. Надобно было приготовить знающихъ русскихъ мастеровъ. Съ этою цізью Петръ отправить знающихъ русскихъ мастеровъ. Съ этою цізью Петръ отпра-

вилъ за границу пятьдесять молодыхъ людей стольниковъ и при каждомъ по солдату. Цълью посылки было спеціальное обученіе корабельному искусству и архитектурф, а поэтому они отправлены въ такія страны, гдѣ въ то время процвѣтало мореплаваніе: въ Голландію, Англію и Италію, преимущественно въ Венецію. Мъра эта возбудила сильный ропотъ: въ Россіи, жившей столько въковъ въ оттуждении отъ Запада, постоянно господствовала боязнь, чтобы русские, усвоивая знания отъ иновърныхъ народовъ, не потеряли чистоты своей въры; духовенство толковало, что русскимъ православнымъ людямъ, новому Израилю, не слъдуетъ сообщаться съ иноплеменниками, подобно тому, какъ это было запрещено Богомъ въ Ветхомъ Завътъ израильскому народу. Въ началь 1697 года, нъвто монахъ Аврамій смёло подаль самому Петру обличеніе поступковъ царя. Аврамія пытали; онъ показаль на многихъ лицъ, которыя охуждали поступки царя и его правленіе; между прочимъ жаловались, что царь ничьихъ совътовъ слышать не хочетъ, и самъ въ Преображенскомъ приказъ пытаетъ людей и жестоко казнитъ. Оказавшихся виновными въ такихъ толкахъ наказали кнутомъ и сослади, но неудовольствіе не прекращалось. Даже намерение прорыть каналь между Волгою и Дономъ считали неугоднымъ Богу: "нельзя, - говорили русскіе люди, — обращать потоки въ одну сторону, когда уже Богъ обра-тилъ ихъ въ другую". Отцы, отправляя за границу юношей, скорбели о разлуке съ ними и проклинали судостроение, которымъ такъ увлекался ихъ государь. Сами молодые люди съ неохотою оставляли отечество, темь более, что некоторые имели женъ и должны были покинуть ихъ. Петръ не смотрѣлъ ни на что: преданный до страсти своему делу, онъ решился ободрить и увлечь подданныхъ собственнымъ примъромъ. Онъ сознавался передъ боярами, что, не получивъ надлежащаго образованія, не способенъ еще совершать дёла, которыя считалъ полезными для своего государства, и не видить иного средства, какъ, сложивши на время для видимости корону, отправиться въ просвъщенныя европейскія страны учиться. Подобнаго примъра еще не было въ исторіи русскихъ царей. Приверженцы неподвижной старины съ негодованіемъ встр'єтили это нам'єреніе. Петръ не смотр'єль на нихъ, учредилъ правительство изъ бояръ, подъ председательствомъ князя Ромодановскаго, которому прежде даль титуль князя-кесаря, и снарядиль великими полномочными послами въ Вѣну, Голландію и Англію: Лефорта, въ званіи адмирала и новгородскаго нам'єстника, сибирскаго нам'єстника Өедора Алекс'єввича Головина и бълевскаго намъстника думнаго дъяка Прокопія Возни-

цына. При послахъ было болже двадцати дворянъ, тридцать-пять волонтеровъ, которые собственно назначались для изученія корабельнаго искусства, и, сверхъ того, большое число служителей и мастеровыхъ, между прочимъ много иностранцевъ, обжившихся въ Россіи. Петръ быль въ свить посольства, подъ именемъ капитана Петра Михайлова. Посольство отправилось въ мартъ 1697 года къ шведскому рубежу въ Лифляндію, и первымъ иноземнымъ городомъ, гдъ ему пришлось остановиться, была Рига. Петръ хотель оставаться совершенно незамеченнымь: всё почести предоставлены были посламъ; строго запрещено было русскимъ говорить, что между ними находится ихъ дарь. Шведскій губернаторъ Риги Дальбергъ принялъ русское посольство съ оффиціальною честью, но однако безъ особенной предупредительности, и не позволяль себь ни мальйшаго отступленія оть своей обязанности. Дальбергъ хотя и зналъ, что въ свить находится царь, но показываль видь, что даже не подозреваеть этого, исполняя темь самымъ буквально желаніе Петра находиться инкогнито. Когда Петръ захотель осмотреть въ зрительную трубу укрепленія Риги. Дальбергъ тотчасъ обратился въ Лефорту и потребовалъ, чтобы люди его свиты не смёли позволять себё такихъ вольностей. Этотъ поступовъ сильно раздражилъ Петра: онъ не забылъ его и тогда, когда впоследстви завоеваль Ригу; и тогда, вспоминая о суровости Дальберга, онъ называлъ Ригу проклятымъ мъстомъ. Въ сущности Дальбергъ исполняль только честно свою обязанность.

Въ Митавъ курляндскій герцогъ приняль русское носольство радушнье. Петръ, котораго больше всего занимало море, останиль пословъ слъдовать до Кенигсберга сухимъ путемъ, а самъ въ Либавъ сълъ на купеческій корабль съ волонтерами и отправился моремъ. 2-го мая присталъ онъ въ прусскій портъ, Пиллау, а оттуда пріъхаль въ Кенигсбергъ. Прусскій герцогъ курфюрстъ брандебургскій принялъ его отлично и приготовилъ приличное помѣщеніе въ двухъ домахъ. Посольство прибыло послѣ и было принято съ пышностью. Здѣсь Петръ пробылъ до 10-го іюня. Носольство ожидало окончаніи выбора короля въ Польшѣ. Пребывая въ Пруссіи, Петръ усердно занимался артиллерійскимъ дѣломъ у инженернаго подполковника Штернфельда и привелъ его въ изумленіе необыкновенною своею понятливостью.

Вывхавши изъ Кенигсберга на пути въ Голландію, Петръ на дорогъ получилъ пріятное для него извѣстіе изъ Польши, что курфюрстъ саксонскій, Фридрихъ-Августъ, получилъ перевѣсъ надъ соперникомъ своимъ принцемъ де-Конти и признанъ поль-

скимъ королемъ подъ именемъ Августа И. Избраніе этого ко-

роля имёло важное значеніе въ исторіи отношеній Россіи къ Польшё. Августь получиль корону главнымь образомъ потому, что Россія его поддерживала, и русскій резиденть Никитинь напугаль поляковь, что если они выберуть французскаго принца, то Россія, вмёстё съ римскимь императоромь, изъ опасенія дружбы французскаго короля съ Турціей, поставить себя въ непріязненныя отношенія къ Польшё. Россія рёшила выборъ польскаго короля, и съ тёхъ поръ, вмёшиваясь во внёшнія и внутреннія дёла Польши, стала распоряжаться судьбою Рёчи-Посполитой все больше и больше, до самаго ея паденія.

Путешествіе русскаго даря инкогнито не пом'єтало повсюду распространяться о немъ в'єсти въ Германіи. Дв'є принцессы курфюрстины: ганноверская Софія и дочь ея, бранденбургская Софія-Шарлотта,—щеголявшія въ Германіи въ то время ученостью, покровительствомъ наукамъ и знакомствомъ съ Лейбницемъ, знаменитостью своего в'єка—полюбопытствовали вид'єть государя дикой Московіи, 'єхавшаго въ Европу; он'є встр'єтили Петра во влад'єніяхъ герцога Цельскаго съ тремя принцами ганноверскаго семейства и толною придворныхъ, въ м'єстечк'є Конненбург'є. Петръ сначала дичился и не хот'єль идти къ нимъ, но, преодолічемъ, чтобы тамъ не было придворныхъ. Ловкія курфюрстины, своею любезностью, ободрили его и довели до такой развязности, своею любезностью, ободрили его и довели до такой развизности, что онъ позволилъ войти всёмъ придворнымъ, заставлялъ ихъ пить вино большими стаканами по московскому обычаю, и для потвхи принцессамъ со своими приближенными пустился плясать по-русски. Замъчательно, что когда принцессы для всеобщаго по-русски. Замѣчательно, что когда принцессы для всеоощаго увеселен: призвали итальянскихъ пѣвцовъ, Петръ откровенно сознался, что не имѣетъ склонности къ музыкѣ. Принцессы спросили его: любитъ ли онъ охоту? Петръ далъ такой замѣчательный отвѣтъ: "отецъ мой очень любилъ ее, но я больше люблю илавать по морю и пускать фейерверки". Русскій царь показалъ принцессамъ свои руки, огрубѣлыя отъ работы. Принцессы послѣ этого свиданія оцѣнили его необыкновенный умъ и любознательного свиданія оцѣнили его необыкного свиданія оцѣнили его необык этого свиданія оцівнили его необыкновенный ум'ь и любознательность, но на нихъ непріятно подъйствовали грубость его пріемовь, неумініе всть опрятно, безпрестанное трясеніе головою и нервныя гримасы на лиців. Принцессы выразились объ немъ, что уэто человівть очень хорошій и очень дурной!"

Петру нетерпівливо хотівлось въ Голландію, страну кораблей

Петру нетеривливо хотвлось въ Голландію, страну кораблей и всякаго мастерства: для него это была настоящая обътованная земля. Оставивши позади себя посольство, онъ поплыль по Рейну и каналамъ съ нъсколькими волонтерами и немногочисленной

прислугой. Петръ много наслышался о Голландіи отъ голландцевъ, которыхъ было очень много въ Россіи, и узналъ отъ нихъ о томъ, что недалеко отъ Амстердама, въ прибрежномъ мъстечкъ Саардамѣ, есть большая корабельная верфь. Не останавливаясь въ Амстердамъ, Петръ оставилъ тамъ большую часть своихъ спутниковъ, взялъ съ собою только шесть волонтеровъ, и въ томъ числь Александра Меншикова, и прівхаль въ Саардамъ 7-го августа, въ одеждъ голландскаго плотника, — въ красной фризовой курткъ, въ бълыхъ парусинныхъ штанахъ и лакпрованной шляпъ. Тамъ нашелъ онъ знакомаго кузнеца, работавшаго некогда въ Москве, Геррита Киста, пріютился въ его доме, упросивии хозяина никому не говорить, кто онъ таковъ, и выдавалъ себя за простого русскаго плотника. Здёсь царь принялся работать топоромъ вмёстё съ другими работниками, ходилъ съ ними въ трактиръ пить пиво, посещаль разные заводы и мельницы, которыхъ было много въ окрестностяхъ Саардама. Вскоръ однако саардамцы смекнули по пріемамъ чужеземнаго плотника, что это долженъ быть важный человъкъ, а жена кузнеца Киста проговорилась, и всѣ узнали, что плотникъ-царь; тогда за нимъ начала ходить толпа любопытныхъ. Однажды онъ раздражилъ уличныхъ мальчишекъ: онъ далъ нарочно однимъ изъ нихъ сливъ, а другимъ не далъ, и они на него за то кидали грязью. Царь принужденъ былъ жаловаться бургомистру. Бургомистръ для охраненія царя устроиль на мосту стражу, чтобы не давать толив собираться передъ домомъ, гдъ жилъ царь. Но это не помогало. Самъ Петръ не привыкъ сдерживать себя, и однажды, когда его окружила непрошенная толпа, безцеремонно удариль по щекъ одного изъ зъвакъ, котораго голландцы въ шутку прозвали послъ этого "рыцаремъ". Эти обстоятельства заставили Петра удалиться изъ Саардама, гдъ онъ прожилъ всего восемь дней. 15-го августа прівхаль онъ въ Амстердамь, куда вслёдь затёмь прибыло и русское посольство. Въ Амстердамъ прожилъ онъ четыре мѣсяца. Здѣсь, при посредствѣ бургомистра Витсена, который быль некогда въ Россіи, Петръ определился простымъ рабочимъ на ость-индскую верфь и съ чрезвычайнымъ увлеченіемъ, для собственнаго изученія караблестроительнаго искусства, трудился надъ постройскою фрегата, заставляя и своихъ русскихъ волонтеровъ работать вмёстё съ собою. Но голландскій способъ кораблестроенія не вполнъ удовлетворяль его: голландцы было только практики, теоретическая часть у нихъ была въ небреженіи; Петръ пров'єдаль, что въ этомъ отношении англичане стоять выше голландцевъ и задумалъ вхать въ Англію, съ цёлью дальнёйшаго своего усовершенствованія въ кораблестроеніи. Петръ занимался не однимъ кораблестроеніемъ; его также занимало все другое: и фабрики, и анатомія, и естествознаніе; онъ бадилъ въ Лейденъ наблюдать надъвскрытіемъ труповъ, изучать разные аппараты и микроскопы, занимался также гравированіемъ, и въ то же время не терялъ изъвида внутреннихъ и внёшнихъ дёлъ своего отечества, слёдилъ за дёлами въ Польше, Турціи, за своими кумпанствами, продолжавшими строить корабли въ Россіи, договаривалъ и нанималъмастеровъ для отправленія въ Россію и не оставляль безъ вниманія хода политическихъ событій въ Европе. Съ замечательною проницательностью предсказаль онъ тогда разрывъ съ Францією послё Ризвикскаго мира, которому радовались голландцы, названные царемъ за такую недальновидность дураками. Въ Утрехте царь познакомился съ англійскимъ королемъ Вильгельмомъ III, былъ принятъ имъ отлично, и это утвердило его въ намереніи ехать въ Англію. Онъ взяль въ Голландіи отъ корабельнаго мастера, у котораго работалъ, аттестатъ на имя Петра Михайлова, и въ январе 1698 года прибыль въ Англію.

Утрехть царь познакомился съ англійскимъ королемъ Вильгельмомъ III, былъ принять имъ отлично, и это утвердило его въ намѣреніи ѣхать въ Англію. Онъ взялъ въ Голландіи отъ корабельнаго мастера, у котораго работалъ, аттестать на имя Петра Михайлова, и въ январѣ 1698 года прибылъ въ Англію.

Принятый въ Лондонѣ радушно королемъ, осмотрѣвъ на-скоро достопримѣчательности Лондона, Петръ поспѣшилъ къ своему любимому дѣлу, поселился къ трехъ верстахъ отъ Лондона, въ городкѣ Дептфордѣ, на королевской верфи, принялся за работу подъ рувоводствомъ мистера Эвелина, началъ прилежно изучать теорію кораблестроенія и заниматься математитого федиля. кораблестроенія и заниматься математикою, твадиль оттуда въ Вульвичь осматривать литейный заводь и арсеналь, обозрѣваль госпитали, монетный дворъ, гдѣ наблюдалъ производство работъ съ цѣлью примѣнить къ Россіи видѣнные имъ способы, посѣщалъ парламентъ, побывалъ въ Оксфордскомъ университетѣ, толщать парламенть, пообвать во оксфордскомы университеть, тем-коваль съ англійскими епископами о различіи вѣръ, заходилъ даже въ квакерскую общину, посѣщалъ разныя мастерскія, и не было, говорили англичане, такого искусства или ремесла, съ ко-торымъ не ознакомился бы русскій царь, но потомъ онъ всетаки возвратился опять къ своему любимому кораблестроенію. Все его интересовало, но корабельное дѣло было ему всего милѣе. "Англійскій адмиралъ,—говорилъ онъ тогда въ порывѣ восторга, — счастливѣе московскаго царя". Салисбюрійскій епископъ Бёрнетъ, которому было поручено показывать царю достопримѣ-чательности и объяснять ихъ, сдѣлалъ нѣсколько оригинальныхъ замѣчаній насчетъ личности Петра. "Это былъ человѣкъ, по мнѣ-нію Бёрнета, съ необыкновенными способностями и съ такими познаніями, которыхъ нельзя было ожидать при его небрежномъ воспитаніи, проявлявшемся на каждомъ шагу; онъ очень горячь,

порывисть, страстень и крайне грубь; постоянное излишнее употребленіе вина развило въ немь еще сильнѣе эти качества". Страстная любовь Петра къ кораблестроенію побудила Бёрнета сдѣлать заключеніе, что онъ считаеть его болѣе рожденнымь быть корабельнымь мастеромь, чѣмъ царемь. Всѣ его своеобразные пріемы до такой степени поражали Бёрнета, что онъ считаль его почти помѣшаннымь. Къ этому вѣроятно побуждало англійскаго епископа и то, что голова царя постоянно тряслась и все тѣло было подвержено конвульсивнымь движеніямъ.

Англія произвела на Иетра самое благопріятное впечатлѣніє; онъ призналь преимущество англійскаго кораблестроенія передъ голландскимъ, рѣшилъ, что у него впередъ будетъ принятъ англійскій способъ постройки и онъ будетъ приглашать преимущественно англійскихъ мастеровъ. Здѣсь, по рекомендаціп лорда маркиза Кармартена, Петръ пригласилъ нѣсколько мастеровъ и инженеровъ, въ томъ числѣ Ежона Перри—спеціально для прорытія канала между Волгою и Дономъ, и математика Фергэрисона—для преподаванія математическихъ наукъ въ Россіи. Лордъ Кармартенъ былъ самъ страстный любитель мореплаванія, и потому Петръ съ нимъ особенно сошелся. Черезъ посредство Кармартена Петръ заключилъ съ англійскими купцами договоръ о свободномъ ввозѣ табаку. Хозяинъ этой компаніи замѣтилъ Петру, что русскіе, особенно духозные, питаютъ отвращеніе къ этому зелью и считаютъ его употребленіе грѣхомъ. Петръ отвѣтилъ: "я ихъ передѣлаю на свой ладъ, когда вернусь домой". Самая забота о ввозѣ табаку въ Россію имѣла тотъ смыслъ, чтобъ заставить русскихъ отречься отъ одного изъ многихъ предразсудковъ, которымъ рѣшился объявить царь ожесточенную войну посъв нобывки своей въ Европъ.

Король Вильгельмы англійскій подариль своему гостю прекрасную яхту. Петры съ своей стороны оставилы англійскому королю превосходный портреть, писанный ученикомы Рембрандта, Кнелеромы. Сознавая пользу, полученную имы оты пребыванія вы Англіи, Петры на прощаніе сказалы: "еслибы я не поучился у англичань, то навсегда остался бы не болье какы плохимы работникомы". 18 апрыля Петры простился сы королемы и отплылы на подаренной имы яхты вы Голландію. 17-го мая отправился оны изы Голландій вы Віну, и вы ожиданій разрышенія вопросовы о разныхы обрядностяхы, касавшихся пріема русскаго посольства, испросиль у императора согласіе на свиданіе сы нимы и сы его семействомы частнымы образомы, безы перемоній. Эго дало ему возможность, пе стысняя себя придворнымы этикетомы,

осмотръть все достопримъчательное въ Вънъ. Здъсь Петру предстояло ръшить важное политическое дъло — отклонить императора отъ мира съ Турціей, потому что Петръ въ то время даже свои кораблестроительные планы связываль съ мыслью объ утверж. денін русской власти на черноморскихъ берегахъ. Петръ не достигъ своей цъли: казна императора была недостаточна для новыхъ военныхъ предпріятій. Императоръ утіталь русскаго царя только тімь, что обіталь на переговорахь съ Турцією поддерживать желаніе Россіи удержать за собою новопріобрътенныя мъста на Дону и Дивпрв и домогательство овладеть еще однимъ пунктомъ въ Крыму, именно Керчью. Среди толковъ о политическихъ вопросахъ отправлялись разныя празднества въ честь пріёзжихъ гостей. Русское посольство, въ день именинъ государя, давало вечеръ для высшаго вънскаго общества, а императоръ веселилъ своего гостя веливольннымъ маскарадомъ, гдъ знатныя особы представляли своими костюмами разные народы и разныя общественныя званія; русскій дарь, какъ прівхавшій изъ Голландія, явился въ видъ фрисландскаго крестьянина. Надобно замътить, что эти увеселенія были также своего рода школою для молодого царя, съ жадностью перенимавшаго не только европейскія знанія, но и европейскія увеселенія.

Петръ изъ Вѣны хотѣлъ ѣхать въ Венецію; она своимъ значеніемъ морской державы сильно привлекала Петра, но тутъ пришло къ нему извѣстіе о бунтѣ стрѣльцовъ. Петръ, 19-го іюля, поспѣтилъ въ Россію. Онъ былъ сильно встревоженъ. На дорогѣ его успокоила вѣсть, что бунтъ усмиренъ. Петръ поѣхалъ тише, осматривалъ величковскія соляныя копи, три дня пировалъ съ польскимъ королемъ Августомъ П въ мѣстѣчкѣ Равѣ, очень полюбилъ короля, и тайно заключилъ съ нимъ условіе начать войну съ Швеціей. Ѣдучи далѣе, царь принималъ угощеніе отъ польскихъ пановъ, черезъ маетности которыхъ проѣзжалъ, и 25-го августа 1698 года прибылъ въ Москву.

Въ жизнеописаніи царевны Софіи мы уже изложили расправу Петра со стрёльцами.

Путетествіе Петра было великимъ событіемъ, съ котораго началась преобразовательная дѣятельность государя, и русское общество пошло безвозвратно по новому пути сближенія съ Европой. Съ этихъ поръ открывается кипучая, неутомимая дѣятельность Петра и во внѣшнихъ, и во внутреннихъ дѣлахъ. Началомъ преобразованій было измѣненіе внѣшнихъ признаковъ, рознившихъ русскую жизнь отъ европейской. Петръ, на другой же день послѣ прибытія своего въ Москву, 26-го августа, въ Преобра-

женскомъ дворцѣ, собственноручно началъ отрѣзывать бороды; дана была пощада при дворѣ только двумъ старикамъ: Стрѣшневу и Черкасскому. Всѣмъ близкимъ къ царю людямъ велѣно одѣться въ европейскіе кафтаны. Все войско велѣно нарядить въ форменную одежду по европейскому образцу. Бородобритіе и перемѣна одежды съ перваго раза возбуждали ужасъ и показывали, что Петръ не будетъ оказывать снисхожденія обычаямъ древней русской жизни, принявшимъ религіозное значеніе. Изстари въ русской литературѣ существовали, приписываемыя святымъ мужамъ, поученія о сохраненіи бороды; борода у мужчинъ считалась признакомъ не только достоинства, но и нравственности; бритье бороды называлось еллинскимъ, блуднымъ, гпуснымъ дѣломъ. Бритый человѣкъ, если онъ не былъ иноземецъ, возбуждаль къ себѣ презрѣніе; и вдругъ самъ царь приказываетъ русскимъ людямъ учинить надъ собою "развратное, скаредное дѣло". Что касается до иноземцевъ, то русскіе признавали за ними знаніе разныхъ "хитростей" и готовы были пользоваться ихъ службою Россіи, но считали ихъ еретиками, а свой народъ избраннымъ божіимъ народомъ. Въ глазахъ русскихъ согласные съ уставами православной церкви обычаи почитались святыми, богоугодными, наравнѣ съ самою церковью.

При такомъ взглядѣ естественно, что преобразовательные пріемы Петра, начавшіеся съ внѣшнихъ признаковъ, должны были возбудить соблазнъ, вражду, отвращеніе и противодѣйствіе. Русскій народъ видѣлъ въ своемъ царѣ противника благочестія и доброй нравственности; русскій царь досадовалъ на свой народъ, но настойчиво хотѣлъ заставить его силою идти по указанной имъ дорогѣ. Одно давало ему надежду на успѣхъ: старинная покорность царской власти, рабскій страхъ и терпѣніе, изумлявшее всѣхъ иноземцевъ, то терпѣніе, съ которымъ русскій народъ, въ прошедшіе вѣка, выносилъ и татарское иго, и произволь всякихъ деспотовъ. Петръ понималъ это и говорилъ: "съ другими евронейскими народами можно достигать цѣли человѣколюбивыми способами, а съ русскими не такъ: еслибъ я не употреблялъ строгости, то бы уже давно не владѣлъ Русскимъ государствомъ и никогда не сдѣлалъ бы его таковымъ, каково оно теперь. Я имѣю дѣло не съ людьми, а съ животными, которыхъ хочу передѣлать въ людей". Онъ пренебрегалъ не только религіозными предразсудками, но и болѣе существенными нравственными понятіями: церковное благочестіе признавало неразрывность брачной связи, а Петръ, не взлюбивши своей жены, не только отвергнулъ ее отъ себя, но и употребилъ надъ нею насиліе. Жена его,

царица Евдокія, воспиталась въ обычаяхъ старины и строго ихъ хранила; Петръ же съ увлеченіемъ бросился перенимать все иновемное. Этого одного уже было достаточно, чтобы произвести между супругами разладъ. Была, кромъ того, другая причина: Нетръ, какъ мы выше сказали, пристрастился къ Аннъ Монсъ. Не любя жены, Петръ возненавидълъ ея родню и передъ отъъздомъ за границу удалилъ изъ Москвы ея отца, дядей и братьевъ. Желая соблюсти приличія законности, Петръ изъ-за границы поручалъ Льву Нарышкину и духовнику Евдокіи уговорить ее добровольно постричься. Но Евдокія ни за что не хотіла. По возвращеніи изъ-за границы Петръ уговаривалъ ее лично постричься. Царица не хотъла. Тогда царь, не теривешій никакихъ противорьчій своей власти, къ соблазну всъхъ православныхъ христіанъ, приказаль 23 сентября 1698 года отвезти Евдокію въ Суздальскій Покровскій монастырь и тамъ постричь ее. Постриженіе однако совершилось не ранве какъ въ іюнв следующаго года: архимандрить и священники этого монастыря не хотёли творить незаконнаго дёла и за то взяты были въ Преображенскій приказъ на расправу.

Послѣ страшной казни мятежныхъ стрѣльцовъ, Петръ отправился въ Воронежъ, осматривалъ тамъ построенныя кумпанствами суда, - вообще былт доволень; но некоторыя суда - по замечанію адмирала Крейса — велълъ передълать. У Петра все еще было намърение вести войну съ Турцией, и онъ все еще надъялся, что римскій императоръ будеть поддерживать его стремленія къ утвержденію русскаго владычества на Черномъ моръ. Вышло однако не такъ. Открылись переговоры о мир'в между Турціею и Австрією въ Карловиць; тамъ на събздь участвовали послы: венеціанскій, польсвій и русскій — думный дьякъ Возницынъ. Посредвичество о заключеніи мира взяли на себя Англія и Голландія, и послали на събздъ своихъ представителей. Возницынъ хлопоталъ, чтобы Турція, кром'є недавно завоеванных Россією м'єсть, уступила еще одинь пункть въ Крыму, именно Керчь, но австрійскіе уполномоченные не стали поддерживать требованія русскаго посла и заключили съ турками особый миръ. Польскій посоль также объявиль, что Різчь-Посполитая не въ силахъ продолжать войну съ турками. Возницыну ничего не оставалось съ своей стороны, какъ также предложить миръ, но турки не хотели мириться иначе, какъ на условіи уступки имъ завоеванныхъ гороровъ. Возницинъ заключилъ съ турками перемиріе на два года.

Тогда Петръ рѣшился отправить посольство въ Константинополь для заключенія по возможности выгоднаго мира, а самъ между тѣмъ готовиль войско и намѣревался двинуть на слѣдующій годъ свой воронежскій флоть въ Азовское море для устрашенія турокъ.

Воротившись изъ Воронежа, Петръ приступилъ въ внутреннимъ преобразованіямъ въ управленія, которыми началась ломка всего стараго и введеніе новыхъ порядковъ на европейскій ладъ. 30 января 1699 года, последоваль указь объ учреждени бурмистерской палаты. До сихъ поръ торговые и промышленные люди находились въ въдъніи приказовъ и воеводъ; по новому указу, они были изъяты отт прежнихъ ведомствъ и, вместо того, должны были въ Москвъ выбирать погодно бурмистровъ, составлявшихъ бурмистерскую палату, иначе называемую ратушею. Это учрежденіе в'єдало судъ и расправу между купцами и управляло сборомъ всёхъ овладныхъ доходовъ и разныхъ собираемыхъ пошлинъ. Одинъ изъ выбранныхъ бурмистровъ въ теченіи мѣсяца по очереди быль председателемь. Затёмь во всёхь городахь, посадахъ и слободахъ, торговые и промышленные люди также не подлежали суду воеводъ, а должны были выбрать изъ своей среды, для суда, расправы и сбора пеокладныхъ доходовъ, выборныхъ земскихъ бурмистровъ; таможенные и кабацкіе доходы поступили въ завъдывание другихъ выборныхъ же бурмистровъ, называемыхъ таможенными и кабацкими бурмистрами, которые вмфсть съ земскими составляли земскую избу. Земскія избы находились въ зависимости отъ одной московской бурмистерской палаты, или ратуши. Повое учреждение ратуши съ бурмистрами устраняло по закону воеводь оть завёдыванія торговыми людьми, но они все еще, по старинъ, пригъсияли пріъзжихъ торговцевъ. Такъ дёлалось въ разныхъ городахъ, и за это воеводъ велёно было судить въ ратушъ. Изь въдънія воеводъ изъяли всякія преследованія за корчемство, составлявшія только поводъ къ притъсненіямъ людей. Образецъ такого самоуправленія въ торговомъ и промышленномъ сословіи Петръ нашелъ въ старомъ европейскомъ муниципальномъ городскомъ стров, который уже прежде его перешель въ Малороссію въ видѣ Магдебургскаго права, съ тою разницею, что Петръ сосредоточиль и связаль кртиче этогь строй посредствомъ подчиненія всёхъ земскихъ избъ въ государствъ центральному, такому же по существу своему, мъсту, находившемуся въ столицъ. Это учреждение предпринято было съ темъ, чтобы избавить торговое и промышленное сословіе отъ тіхъ утісненій, какія оно терпітло отъ приказовъ и воеводъ, по главнымъ образомъ въ надеждѣ на умноженіе дохода, потому что при прежнемъ управленіи были постоянные недоборы. Затѣвая великія дѣла, Петръ естественно нуждался въ средствахъ, и потому умноженіе государственныхъ доходовъ сдѣлалось у него главнѣйшею цѣлью, которую онъ преслѣдовалъ во все свое царствованіе со свойственною ему страстностью.

Тогда поднялся и сталь въ приближеніи у царя нѣкто Алексьй Курбатовь, бывшій дворецкій у боярина Бориса Петровича Шереметева. Онъ путешествоваль съ нимъ за границу и узналь, что въ западныхъ государствахъ употребляется въ дѣлопроизводствѣ особая бумага съ клеймомъ, продаваемая отъ казны. Курбатовъ подаль царю безъименный проектъ о введеніи подобной бумаги въ Россіи. Петру понравился этотъ проектъ. Составитель проекта объявиль о себѣ, получиль въ награду отъ царя недвижимое имѣніе и званіе оберъ-инспектора ратушнаго правленія. Въ Россіи введена была гербовая или въ то время называемая орленая бумага. Курбатовъ открыль собою рядъ такъ-называемыхъ прибыльщиковъ, которые отыскивали и доставляли казнѣ разныя средства обогащенія.

Съ весною 1699 года Петръ готовился выступить со своимъ флотомъ въ Авовское море для провожанія уполномоченнаго посла своего въ Турцію. 2-го марта скончался, носившій званіе адмирала русскаго флота, Францъ Яковлевичъ Лефортъ. Петръ, сердечно любившій его, какъ лучшаго своего веселаго собеседника, громко рыдаль надъ его теломъ. 10 марта Петръ учредиль ордень Андрея Первозваннаго и тотчась возложиль его на Головина, а черезъ два дня убхаль въ Воронежъ. Въ май онъ выступиль съ флотомъ по Дону къ Азову, и до половины августа усердно занимался ворабельнымъ деломъ, самъ показывая другимъ примъръ, конопатилъ и мазалъ суда, и въ то же время занимался государственными дёлами по всёмъ частямъ. Оставленный союзниками, Петръ снарядиль въ Константинополь посломъ думнаго дьяка Емельяна Игнатьевича Украинцева, давши ему наказъ домогаться съ Турцією мира на такихъ условіяхъ, чтобъ за Россією непремѣнно остался Азовъ и другіе завоеванные города, и чтобы Россія отнюдь не платила годовой дани крымскому хану. Посоль должень быль плыть въ Константинополь на русскомъ сорока-пушечномъ кораблѣ: то былъ первый русскій военный корабль, предназначаемый плавать по иностраннымъ морямъ. Петръ опасался, что турки не пропустятъ русскій корабль черезъ Керченскій проливъ и потому рішился провожать его самъ съ сильною эскадрою. Действительно, турецкій адмираль, стоявшій въ Керчи, и керченскій паша не хотели

пропускать русскій корабль, а предлагали посольству выдти на берегъ и следовать сухимъ путемъ, но потомъ, когда посолъ наотръзъ отказался, дозволили русскому кораблю дойти до Константинополя моремъ, но только подъ конвоемъ турецкихъ кораблей. Русскій корабль пришель въ Константинополь, 28 августа 1699 года, и сталъ на якоръ прямо противъ султанскаго серая. Не только турки, но и посольства западныхъ державъ, приходили смотръть на него какъ на диво. Переговоры тянулись нъсколько мъсяцевъ. Турки домогались возвращенія новозавоеванныхъ городовъ и срытія тёхъ, которые построилъ Петръ на Азовскомъ моръ (Таганрога, Павловска и Міуса), домогались, чтобы царь посылаль хану поминки. Иностранные послы не только не поддерживали Россіи, но старались утверждать турокъ въ ихъ домогательствахъ, считая опаснымъ для своихъ видовъ, если Россія усилится и сдёлается морскою державою. Наконецъ, послё долгихъ споровъ пришли къ такому соглашению, чтобы городки на Днепре все срыть и пространство отъ Запорожской Сечи вдоль Девпра до устья оставить пустымь, а за то царю уступался Азовъ и городки, вновь построенные на Азовскомъ море. Россія не приняла на себя обязательства давать опредъленные поминки хану. Украинцевъ, по наказу своего государя, ходатайствовалъ о преимуществахъ православныхъ грековъ относительно святыхъ мъсть. Это быль первый тагь къ тому заступничеству за турецкихъ христіанъ, которое потомъ такъ часто повторялось въ русской исторіи и служило поводомъ къ столкновеніямъ съ Турціей. На этотъ разъ турки отклонили вмѣшательство Россіи, объяснивши, что вопросъ этотъ относится къ внутреннимъ дёламъ, до которыхъ нётъ чужимъ дёла, но дозволили русскимъ богомольцамъ посъщать священныя мъста. Въ этомъ смыслъ заключено перемиріе на тридцать лѣтъ.

#### II.

Внутреннія и политическія событія отъ начала С'вверной войны до Альтранштадскаго мира.

До сихъ поръ стремленія Петра пріобръсти себъ море и сдълать Россію морскою державою клонились на югъ; онъ надъялся дъйствовать противъ турокъ въ союзъ съ Польшею, Австріею и Венеціею и пріобръсти отъ паденія Турціи выгоды на долю Россіи; но последнія событія показали ему, какъ мало можеть онъ полагаться на союзниковъ. Сама Россія не въ силахъ была одна бороться съ Оттоманскою имперіею, тѣмъ болѣе, что на сторону послѣдней готовы были пристать европейскія державы. Турки понимали опасность, которая грозила ихъ государству, если они дозволять Россіи завести флотъ на Черномъ морѣ. Посолъ Петра, Украинцевъ, пытался выхлопотать по крайней мѣрѣ дозволеніе торговымъ русскимъ кораблямъ плавать по Черному морю; турецкіе государственные люди на это отвѣчали: мы бережемъ Черное море, какъ чистую непорочную дъвицу, и развъ тогда дозволимъ плавать по немъ чужимъ кораблямъ, когда вся Оттоманская держава повернется вверхъ ногами. Но у Петра уже подготовлялась мысль о перенесеніи своей морской дізтельности на Балтійское море, возникшая еще при свиданіи съ Августомъ въ Равъ. Мысль эта принесена была въ Польшу изъ ливонскихъ провинцій. Ливонія поступила въ XVI въкъ въ составъ польско-литовской Рвчи-Посполитой, а въ 1660 году, по Оливскому миру, досталась Швеціи и съ этихъ поръ находилась въ ея владініи вмісті съ Эстляндіею и уступленною по Столбовскому и Кардисскому договорамъ Водскою пятиною, носившею у Шведовъ название Ингерманландіи. Ливонское дворянство, послѣ поступленія подъ власть Швеціи, им'тло важныя причины быть недовольнымъ шведскимъ владычествомъ. Король Карлъ XI учредилъ пересмотръ земель, находившихся въ дворянскомъ владъніи, и приказалъ отобрать тѣ изъ нихъ, которыя, во время существованія ливонскаго ордена, не составляли частныхъ владѣній, а принадлежали или вообще орденскому капитулу, или же считались за духовными и свътскими должностями. Всъ такія имънія, обращенныя безъ всякаго права, только силою захвата, въ потомственныя владѣнія, король шведскій приказаль отобрать изъ частнаго вѣдомства въ государственное. Само собою разумѣется, что дворянство было этимъ недовольно, и одинъ изъ среды его, Рейнгольдъ Паткуль, человъкъ горячій и предпріимчивый, до того задорно

начадъ протестовать противъ дъйствій правительства и возбуждать другихъ въ противодъйствію, что шведское правительство обвинило его въ измёнё. Паткуль бёжаль, скитался по разнымъ вемлямъ, наконецъ пріютился въ Польшь и началь внушать Августу II мысль овладёть Лифляндіею, а для этой цёли заключить договоръ съ московскимъ царемъ; однако онъ совътовалъ обращаться съ царемъ такъ осторожно, чтобы не дать ему возможности присвоить себъ, изъ принадлежавшихъ Швеціи земель, болве того, чемъ прежде владела Россія, т.-е. Ингерманландіи и Кореліи. Посл'є продолжительных соображеній. Августь вошель въ союзъ противъ Швецін съ Даніею и отправиль посольство въ Москву для той же цёли. Датскій король Христіань У быль во враждъ съ Фридрихомъ VI, герцогомъ Голштейнъ-Готторпскимъ, женатымъ на сестръ молодого шведскаго короля Карла XII. На московскаго государя можно было разсчитывать, указавши ему возможность пріобръсти Балтійское море и завести тамъ флоть. Въ Москву прибыль посломъ отъ Августа Карловицъ, а вивств съ нимъ прівхалъ подъ чужимъ именемъ и Паткуль. Это было въ сентябръ 1699 года. Въ ноябръ того же года заключенъ былъ тайный договоръ противъ Швеціи. Августъ обязы вался сдёлать нападеніе на Ливонію съ саксонскими войсками, а между тёмъ склонить и Польшу къ этой войнё; но царь обёщаль двинуть свои войска въ Ингерманландію и Корелію не иначе, какъ послъ заключенія мира съ Турцією, и если этотъ миръ почему-нибудь не состоится, то обязывался помирить Августа со шведскимъ королемъ, потому что самъ Августъ не въ состояніи быль вести войну одинь.

Союзники разсчитывали, что при такомъ королѣ, какой былъ тогда въ Швеціи, легко будетъ отобрать земли на южномъ берегу Балтійскаго моря. Въ самомъ дѣлѣ, молодой шестнадцатилѣтній Карлъ XII своимъ поведеніемъ мало подавалъ надежды самимъ шведамъ. Онъ не занимался дѣлами, проводилъ время то безобразничая самымъ школьническимъ образомъ, то устраивая балы, маскарады и разныя увеселенія.

Первыя непріязненныя дійствія противъ Швеціи начались со стороны Даніи. Датскія войска выгнали голштинскаго герцога; онъ убіжаль въ Стокгольмъ. Христіанъ V овладіль Голштиніей. Вслідь затімь Августь двинулся съ саксонскими войсками въ Ливонію. Съ нимъ былъ Паткуль. Но здісь діла пошли не такъ успітно, какъ въ Голштиніи. Ливонское дворянство не поддавалось льстивымъ убіжденіямъ Паткуля. Августь осадилъ Ригу и не могъ взять ее при малочисленности своихъ

орудій, а граждане Риги, какъ и дворяне ливонскіе, боялись измѣнять Швеціи, не надѣясь на выигрышъ. Августь отправиль посла къ Петру требовать, чтобы онъ, по условію, началь войну со шведами. Но Петръ, положивши до тѣхъ поръ не начинать войны, пока не заключить мира съ Турцією, старался показывать миролюбивыя отношенія къ Швеціи, послаль въ Стокгольмъ резидентомъ князя Хилкова, а жившаго въ Москвѣ шведскаго резидента Книперкроона увѣрялъ, что не начнетъ несправедливой войны противъ Швеціи, не нарушитъ мира, который самъ подтвердилъ недавно, и даже обѣщалъ отнять у Августа Ригу, если тотъ завоюетъ ее у шведовъ.

Въ ожиданіи мира съ Турцією, который долженъ быль развязать ему руки для новой войны, Петръ продолжалъ свои преобразованія. Въ декабръ 1699 года, объявлено, что впередъ льтоисчисленіе будеть ведено не отъ сотворенія міра, а отъ Рождества Христова, и новый годъ будетъ праздноваться не 1-го сентября, а 1-го января, по образцу всей Европы. Новый 1700-ый годъ праздновался въ Москвъ по царскому приказанію цёлыхъ семь дней; домовладёльцы должны были ставить передъ домами и воротами, для украшенія, хвойныя деревья и каждый вечеръ зажигались смоляныя бочки, пускались ракеты, палили изъ двухъ сотъ пушекъ передъ Кремлемъ и въ частныхъ дворахъ изъ маленькихъ орудій. Все это дёлалось на заграничный образецъ. Вслёдъ затёмъ изданъ былъ указъ, чтобы всё, исключая духовенства, брили бороду и одёвались въ иностранную одежду: зимою - въ мъховую венгерскаго покроя, а лътомъ - въ нъмецкую. И женщинамъ вельно одъваться въ одежду иностраннаго покроя. Царь приказаль, чтобы на свадьбахь и всякихъ общественныхъ увеселеніяхъ женщины находились вмість съ мужчинами, а не особо, какъ дёлалось прежде, и чтобы также на подобныхъ сборищахъ была музыва и танцы. Для примъра подданнымъ царь въ эту зиму безпрестанно вздилъ самъ на свадьбы, устраиваль разныя забавы, заохочиваль особъ обоего пола къ свободному обращенію между собою. Тѣ, которые добровольно не хотѣли веселиться на иноземный образецъ, должны были исполнять волю царя; упрямые наказывались пенею. Петръ отмѣнилъ древній обычай — совершать браки по волѣ родителей, безъ всякаго участія ихъ дѣтей, вступавшихъ въ брачный союзъ. Петръ постановилъ, чтобы родители не имѣли права принуждать къ браку, и вѣнчаніе не могло происходить безъ заявленія желанія со стороны жениха и невъсты. Женскому полу правилось это, и вообще женщины скорве мужчинъ поддавались признакамъ преобразованія, безъ ропота надівали на ссбя иностранныя одежды, находя ихъ красивъе старыхъ русскихъ, и охотнъе бросались на увеселенія новаго рода. Понятно, что женщины видъли въ этомъ свое освобождение отъ тяжелаго рабства, въ которомъ ихъ держалъ чинъ старой московской домашней жизни. Какъ продолжение техъ же меръ преобразования въ семейной жизни, явилось уничтоженіе силы заручныхъ записей, которыя давались со стороны жениха или его родни родителямъ невъсты. Царь должень быль бороться со многими чертами дикости нравовъ своего времени: такъ, въ февраль, было запрещено продавать остроконечные ножи, которые обыкновенно русскіе носили при себъ и неръдко дрались ими до смерти; постигло наказаніе невъждъ, которые, не зная медицинскихъ наукъ, брались лечить больныхъ и дёлали вредъ; для примёра отправленъ былъ въ ссылку въ Азовъ на каторгу дворовый человъкъ боярина Петра Салтыкова, который принесъ своему боярину, страдавшему безсонницею, такого лекарства, отъ котораго бояринъ заснулъ навъки; на будущее время было объявлено, что всякій лекарь, который уморить больного, будеть казнень смертью. Въ Московскомъ Государствъ тогда шаталось очень много празднаго народа: то были вольноотпущенные, которые обыкновенно, получивши отпускную, онять поступали въ холопи. Приказано было такихъ людей, если окажутся годными, брать въ солдаты. Распоряжение это распространилось и на бродяжныхъ крестьянъ. Монетное дёло получило преобразованіе. Въ это время, за неимфніемъ медкихъ денегъ, произвольно разсѣкали серебряныя деньги на нѣсколько частей и отть этого происходила путанида. Въ иныхъ городахъ, вмъсто мелкой монеты, стали употреблять кусочки кожи. И то, и другое было запрещено. Приказано пустить въ оборотъ мѣдныя деньгиполушки и полуполушки, а послъ дълать серебряные полтинники, полуполтинники, гривенники и золотые червонцы. Новыя серебряныя и золотыя монеты появились уже въ следующемъ году. Для прекращенія плутовства въ металлическихъ издёліяхъ установлена проба золоту и серебру въ четыре разряда по разному достоинству, а для наблюденія за порядкомъ вельно выбрать изъ мастеровъ трехъ старостъ, которые должны были налагать клейма на издълія. Но царскій указъ о пробъ, по обычаю, плохо исполнялся, такъ что черезъ нъсколько времени вельно было ломать неправильно сделанныя вещя и брать пошлины въ цервый разъ въ-трое, во второй разъ въ-шестеро. Повсемъстно приказано было искать металлической руды; учреждень быль особый приказъ рудосыскныхъ дёль. Для прекращенія проволочекъ въ дёлахъ, запрещено въ челобитныхъ примѣтивать лишніе предметы, не относящіеся прямо къ дѣлу, и приказано дѣлать немедленно допросъ по возникающимъ искамъ. Запрещено принимать пустыя жалобы о нанесенномъ безчестій въ родѣ того, какъ нѣкто жаловался на другого, что тотъ смотритъ на него звѣрообразно. 15-го іюля 1700 года, неоплатныхъ и злостныхъ должниковъ велѣно бить кнутомъ и ссылать на каторгу въ Азовъ.

Царь въ этотъ годъ сдёлалъ нёсколько важныхъ начатковъ для просвёщенія. 10-го февраля онъ даль привилегію амстердамскому жителю Іоганну Тессингу завести въ Амстердам'в русскую типографію и печатать въ ней на славянскомъ и голландскомъ языкахъ, а также на славянскомъ съ латинскимъ вмѣстѣ, географическія карты, чертежи, портреты и книги по части математики и архитектуры, художествъ, военнаго искусства, но отнюдь не печатать церковныхъ книгъ, какъ славянскихъ, такъ и греческихъ. Тессингъ имълъ исключительное право въ теченіе пятнадцати лътъ продавать свои книги въ Россіи. Петръ ставиль условіемъ, чтобы въ напечатанныхъ такимъ образомъ книгахъ и чертежахъ не было пониженія превысокой чести царскаго величества и государства, а чтобы все клонилось къ славъ и похвалъ. Составленіемъ и редакціей этихъ книгъ занимался малороссъ Копіевскій. Предпріятіе это показало болъе добраго желанія, чъмъ принесло пользы. Тессингь быль человъкъ мало ученый и вскоръ поссорился съ Копіевскимъ. Копіевскій въ тоть же годъ выхлоноталь привилегію для себя, составиль и напечаталь нёсколько книгь, имёвшихъ цёлью знакомить русскихъ съ иностранными языками и научными свёденіями. Таковы его Грамматики славянская и латинская, Разговоры на трехъ языкахъ: латинскомъ, русскомъ и ньмецкомъ; "Книга, учащая морскаго плаванія" — переводъ съ одного голландскаго учебника; "Руковеденіе во ариеметику", "Введеніе во всякую исторію", въ которомъ авторъ знакомить читателя съ разными историческими событіями и съ географическими свъденіями, но вмъсть съ тъмъ сообщаеть, что славянороссійскій пародь славнье всьхь народовь своимь благоразуміемь; наконецт. Копіевскій издаль по-латыни и по-русски басни Эзопа. Дѣятельность его за границею продолжалась до 1707 года, когда онъ возвратился въ Россію. Петръ въ Москвѣ положилъ основаніе математической и навигаторской школамъ. Первая раздёлялась на три класса и имъла цълью приготовить молодыхъ людей, годныхъ въ военную и морскую службу, и вообще свъдущихъ въ реальныхъ, практическихъ наукахъ; въ ней черезъ нѣсколько лъть ежегодно получали воспитание до 700 юношей. Въ навигаторской школь преподавались науки, относящіяся исключительно къ мореплаванію. Въ конць 1702 года положено было печатать куранты "о всякихъ дълахъ Московскаго Государства и окрестныхъ государствъ". Такимъ образомъ началась русская періодическая пресса.

Занимаясь внутренними преобразованіями, Петръ готовился къ шведской войнь, и съ этою цълью увеличиваль войско и учредиль чинь провіантмейстера; окольничій Языковь быль первымь въ этомъ чинь. Съ этихъ поръ введено было правильное снабженіе войска жизненными принасами. Въ ожиданіи мира съ Турцією, не разрывая мирныхъ отношеній съ Швецієй, Петръ пустиль въ ходъ придирки, которыя должны были въ свое время нослужить благовиднымъ поводомъ къ начатію войны. Петръ жаловался на рижскаго губернатора Дальберга, а Карлъ ХИ, приказавши изследовать эту жалобу, защищаль передъ царемъ поступки Дальберга. Объ стороны однако увъряли другъ друга во взаимномъ добромъ расположеніи. Но какъ только 18 августа 1700 г. получено было извъстіе о заключеніи 30-льтияго перемирія съ Турціей, на другой же день объявлена война Швеціи подъ предлогомъ отомщенія за обиду, оказанную царю въ Ригъ, съ замъчаніемъ, что и вообще русскимъ подданнымъ дълались отъ шведовъ обиды. Первымъ слъдствіемъ этого разрыва было то, что русскій резидентъ, князь Хильовъ, въ Швеціи, а шведскій резидентъ въ Россіи, Книперкроонъ, подверглись утъснительному заключенію.

Петръ пока предоставлялъ своимъ союзниками вести войну со тведами безъ своего участія, и Карлъ XII успѣлъ раздѣлаться съ однимъ изъ этихъ союзниковъ. Достойно замѣчаніа, что этотъ молодой король, подававтін своими талостями врагамъ больтія надежды на успѣхъ, получивти извѣстіе о посягательствѣ враговъ на его владѣнія, вдругъ какъ бы преобразплся и сдѣлался на всю жизпъ необыкновенно дѣятельнымъ и неутомимымъ: съ тѣхъ поръ его образъ жизни его враговъ, датскаго и польскаго положность съ образомъ жизни его враговъ, датскаго и польскаго королей. Послѣдніе страстно предавались нѣгѣ, забавамъ, пирамъ, фавориткамъ и придворной суетности; Карлъ во всю жизнь свою не пилъ вина; не будучи женатъ, не держалъ любовницъ, не терпѣлъ никакой роскошной обстановки, велъ самый простой образъ жизни и притомъ былъ чуждъ всякаго коварства, дѣйствовалъ прямо, рѣшительно. Если онъ уступалъ своему сопернику Петру въ тиротѣ ума и разнообразіи дѣятельности, то превосходилъ его, какъ и всѣхъ государей своего времени, честностью и

безукоризненною правственностью. Быстро собраль онъ 15,000 войска, высадился съ нимъ подъ самымъ Копенгагеномъ. Датскій король Фридрихъ IV не имѣтъ силъ защищаться и въ загородномъ замкѣ Травендалѣ, 8 августа 1700 года, подписаль миръ, которымъ обязался признать зятя шведскаго короля, герцога голштинскаго, самосгоятельнымъ герцогомъ Голштиніи, и, сверхъ того, заплатилъ послѣдиему значительную контрибуцію. Расправишсь съ Даніею, Карлъ собирался расправиться съ другимъ своимъ врагомъ, Августомъ, котораго не только ненавидѣлъ, но глубоко презиралъ, какъ вдругъ послѣдовало объявленіе войны огъ Россіи. Карлъ обратился противъ русскихъ

По объявленіи войны, Петръ двинуль свое войско на осаду города Нарвы, когорымъ Петру хотблось прежде всего зазладіть, чтобъ имъть пункть на Балтійскомъ моръ. Всего войска было у него до 35,000; самь Петръ, подъ именемъ капитана бомбардирской роты Петра Михайлова, шелъ съ Преображенскимъ полкомъ. Начальство надъ войскомъ Петръ поручилъ герцогу фонъ-Крух, прівхавшему къ нему на службу по рекомендаціи короля Августа. Петръ надъялся на опытность и знанія эгого иноземца болье, чьмъ на способности своихъ русскихъ. Прибывни подъ Нарву въ концв сентября, царь, при пособін саксонскаго инженера Галларта, запялся укрышеніемь русскаго лагеря и устройствомь осады. 20-го октября началось бомбардированіе, но русскіе дъйствовали неискусно, а назначение иноземца главнокомандующимъ возбуждало у нихъ неудовольствіе. Вірность иноземцевъ казалась сомнительною, особливо когда одинъ изъ нихъ Гуммертъ, обласканный Цетромъ, убъжаль кь непріятелю вь Нарзу, а находясь тамь, в роятно недовольный пріемомъ шведскаго коменданта Нарвы Горна, завель спова тайныя сношенія съ русскимъ царемь 17-го поября, бояринъ Борись Истровичъ Шереметевъ, посланный къ Везенбергу, пеожиданно вернулся сь извъстіемъ, что шведскій король идеть отбивать Нарву. Петръ въ ту же ночь оставиль свое войско, надыясь выроятно, что дыла нойдуть лучше, когда герцогь фонъ-Круи останется полновластнымъ распорадителемъ и не будеть ственяться присутствіемь царя. Кром'в того, царь досадоваль, что войска собираются медленно, и думаль, какь онь самь объясняль, побудить остальные полки скорее идти къ Нарве; наконець ему хогелось видеться съ Августомъ и поторопить его къ совмъстпому дъйствію противъ Карла. У Карла было около 8500 войска: силы, очевидно, неравномърныя съ русскими. Но укръиленный русскій лагерь быль растянуть слишкомъ на семь версть, и солдаты, во время нападенія, съ тру-

домъ могли подкръплять другъ друга; притомъ же значительная часть русскихъ силъ состояла изъ новобранцевъ. Вдобавокъ, когда Карлъ сделалъ нападеніе, сильный снегь билъ прямо въ лицо русскимъ. Шведы овладъли русскими укръпленіями, и русскіе пустились въ бъгство. Шереметевъ быль изъ первыхъ. Множество русскихъ потонуло въ водъ при переправъ. Главнокомандующій герцогь фонъ-Круп и другіе иноземцы поб'єжали въ шведское войско и сдались. Только Преображенскій и Семеповскій полки, да генераль Адамъ Вейде, нёмець русской службы, защищались ивсколько времени. Тогда русскіе генералы: князь Яковъ Долгорукій, князь Иванъ Юрьевичь Трубецкой, имеретійскій царевичь Александръ, Автономъ Михайловичъ Головинъ, оставшись почти безъ войска, сдались на условіяхъ свободнаго выхода; но подъ предлогомъ утайки и отправленія впередъ казны, они были объявлены военнопленными вместе съ офицерами, которыхъ число простиралось до 79 человѣкъ. Вся артиллерія досталась побъдителю. Русскіе гибли тогда не только отъ непріятельскаго оружія, но еще и отъ голоду, и холоду. Изъ числа бъжавшихъ до 6000 погибло на пути къ Новгороду. Карлъ не поняль Петра: онъ презираль русскихъ, судиль о нихъ по нарвскимъ бъглецамъ и не пошелъ далъе войною противъ Россіи, какъ нёкоторые ему совётовали, а составилъ планъ раздёлаться со своимъ главнымъ врагомъ - Августомъ.

Петръ, получивъ извёстіе о пораженія, не упалъ духомъ, а напротивъ, сознавалъ, что иначе быть не могло, приписывалъ несчастіе недостатку обученія и порядка въ войскі, и съ большею кипучею деятельностью принялся за мёры улучшеній. Въ ожиданіи нападенія непріятеля, въ близкихъ къ границѣ городахъ: въ Новгородъ, Исковъ, въ исковопечерскомъ монастыръ, Петръ приказалъ на-скоро дълать укръпленія, высылаль на работу не только солдать и жителей мужескаго пола, по даже женщинь, священниковъ и причетниковъ, такъ что пъсколько времени въ церквахъ, кром' соборовъ, не было богослуженія. Приказано къ весн' набирать новые полки, а думному дьяку Виніусу, который прежде завъдывалъ ночтовымъ дъломъ, приготовить новыя орудія и при этомъ отбирать у церквей и монастырей колокола для переливки на пушки. Обычная русская лёнь много мёшала скорому производству работы, за то Петръ жестоко наказываль всякое неповиновеніе и уклоненіе отъ его воли: приказываль бить кнутомъ за неявку къ работамъ, въшать взяточниковъ, и грозилъ смертью бурмистрамь за медленное исполнение требований Виніуса — надзирателя артиллеріи. При такихъ мірахъ, въ теченіе

года послѣ нарвской битвы, царь имѣлъ уже болѣе трехъ-сотъ новыхъ приготовленныхъ орудій.

Съ этихъ поръ, сознавая важность войны и преслъдуя свою любимую мысль—заведеніе флота, которая могла осуществиться только при успаха въ война со шведами, царь во внутреннихъ дълахъ обращалъ главивищее внимание на достижение какъ можно болье денежныхъ средствъ для веденія войны. Въ этихъ видахъ Петръ предпринималъ коренныя изминенія въ церковномъ и, главное - въ монастырскомъ бытъ. Патріархъ Адріанъ скончался 16-го октября 1700 года. По заведенному порядку следовало избирать новаго, но Петръ расчиталь, что для его самодержавной власти неудобно допускать въ церковномъ управленіи существованіе такого высокаго сановника, тімь болье, что примъръ Никона показывалъ, какъ можетъ высоко поднять голову энергическій челов'єкъ, облеченный саномъ патріарха. Петръ різшился не имѣть болѣе патріарховъ. 16-го декабря 1700 года, онь упичтожиль патріаршій Приказъ, всѣ производившіяся въ немъ мірскія дѣла приказалъ распредѣлить по другимъ вѣдомствамъ, а духовныя дъла поручилъ временно назначенному отъ государя блюстителю. Такимъ блюстителемъ Петръ назначилъ митрополита рязанскаго Стефана Яворскаго, давши ему тилулъ— "экзарха патріаршаго престола". Стефанъ былъ родомъ малороссъ изъ Волыни, кіевскій воспитанникъ, въ этомъ же году прівхавшій въ Москву и недавно посвященный въ митрополиты. Эго былъ человькъ замъчательно ученый и вовсе не честолюбивый: онъ отбивался всёми силами не только отъ такого высокаго положенія, но даже и отъ архіерейства; любимымъ желаніемъ его было вернуться въ Малороссію и жить тамъ въ уединеніи, но Петръ дорожиль имъ. Въ январъ 1701 г., домъ патріарха, всь архіерейскія и монастырскія дѣла были переданы боярину Ивану Алексвевичу Мусину-Пушкину и возстановленъ былъ подъ его предсъдательствомъ монастырскій Приказъ, нѣкогда учрежденный по Уложенію, но уничтоженный Өедоромъ Алексѣевичемъ. Эготъ Приказъ долженъ былъ завъдывать монастырскими вотчинами и творить въ нихъ судъ. Съ марта занялись перепискою всёхъ архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ. Царь велълъ выгнать изъ монастырей всёхъ непостриженныхъ, и въ женскихъ монастыряхъ келейницамъ быть только людямъ стараго возраста; всёхъ дёвицъ, проживавшихъ въ монастыряхъ подъ именемъ родственниць, вельно выдавать замужь, а впередь постригать въ мона-хини не ранъе сорока лътъ. Запрещено въ монастырскія имънія посылать для дёль монаховь, а такъ какъ оказалось, что мо-

нахи возбуждали недовольство противъ царя, то монахамъ запретили въ кельяхъ писать и давать имъ чернила и бумагу, позволяя имъ только писать въ трапезахъ, съ разръшенія начальства. Въ концѣ 1701 года состоялось рѣшительное запрещеніе мопахамъ и монахинямъ совершенно вмёшиваться въ управленіе монастырскихъ вотчинъ; всѣ доходы съ эгихъ вотчинъ должны были идти въ монастырскій Приказъ, а на содержаніе монаховъ и мовахинь—выдавать въ годъ по 10 рублей, по десяти четвер-тей хлѣба и деставлять имъ дрова. Въ бѣднѣйшіе монастыри вельно удылять доходы богатыхъ монастырей, все лишнее изъ монастырских доходовъ отдавать на богадёльни для призрёнія нещихт. Еще ранве того, въ іюнв, велвно было устронвать богадільни ст. тімъ, чтобы на десять человіть больных быль одина здоровый и смотрёль за ними. Если мы примемъ во ринманіе, что во владіній монастырей было 130,000 дворовь, и одинъ Тропцкій монастырь владель 58,000 душъ, то яснымъ покажется, какъ важна была для финансовыхъ цёлей Петра эта мфра, передававшая въ его руки столько доходовъ.

Въ февралъ слъдующаго 1702 года отняты были въ вотчинахъ церковнаго въдомства и пустоши, и розданы въ потомственное владине разнымъ лицамъ, съ платежомъ вдвое и втрое противъ прежняго. Противъ своихъ преобразованій Петръ виділь важивищее противодвиствіе въ духовенстві, и съ этой цілью положиль зам'ящать архієрейскія м'єста малороссами, которые, какъ люди иссравненно болье образованные, не имъли тъхъ предразсудковъ и той закоснѣлости, какою отличались великорусскіе духовные; эта мёра, какъ повазали событія, явилась одною изъ самыхъ плодотворныхъ для цёлей Петра. Такимъ образомъ, въ 1701 году посвященъ былъ ростовскимъ митрополитомъ знаменитый Димитрій, а сибирскимь — Филовей Лещинскій. Изъ великорусскихъ архіереевъ одинъ только Митрофанъ горонежскій дёйствоваль въ духё преобразователя, находиль планы Петра о заведеній флота спасительными для Русскаго государства, и всё деныи, какія у него накоплялись, жертвоваль на діло кораблестроенія. Зато в Петръ любиль его чрезвычайно, жаловаль воронежскому архіерейскому дому крестьявъ не въ примъръ другимъ и извинилъ Митрофану то, чего не извинилъ бы другому; такъ, когда Митрофанъ соблазнился поставленными у входа царскаго дома въ Воропежъ статуями и не хотълъ идти по этому поводу къ государю, объявивши, что скоръе приметъ смерть, царь приказалъ снять статуи. Когда же Митрофанъ умеръ, самъ

Петръ со своими приближенными несъ его гробъ и опустилъ его въ землю.

Митрофанъ однако составляль исключеніе. Большинство великорусскихъ духовныхъ и вообще благочестивыхъ людей ненавидѣло Петра съ его нововведеніями и любовью къ иностранному. Еще въ 1700 году открыто было, что ивкто внигописецъ Григорій Талицкій составиль сочиненіе, въ которомъ доказываль, что наступають последнія времена, пришель вь мірь антихристь и этотъ антихристъ есть не кто иной, какъ царь Петръ. Следствіе по этому делу велось до ноября 1701 года; къ нему притянуто было много людей: подвергаемые пыткамъ, они доносили другъ на друга; замъшанъ былъ тамбовскій архіерей Игнатій и князь Хованскій, который умеръ въ тюрьм'є, в фроятно отъ пытокъ. Наконець, Талицкій, сь пятью соумышленниками, быль осужденъ на смертную казнь; жены казненныхъ сосланы въ Сибирь; Игнатія, лишивши сана, заточили навъки въ тюрьму, а семь человъкъ наказали кнутомъ и сослали въ Сибирь за то, что слышали возмутительныя ръчи и не доносили. Это быль только проблескъ того всеобщаго негодованія, которое, все болье и болье расшираясь, готово было вспыхнуть всеобщимъ бунтомъ. Но Петръ не отступалъ ни на шагъ, не дълалъ уступки народной непріязни къ брадобритію и ижмецкому платью, и въ декабрж 1701 года съ большею строгостью подтвердилъ прежній указь, чтобы всь, кром'в духовенства и пашенныхъ крестьянъ, носили нъмецкое платье и будили на нёмецкихъ сёдлахъ. Изъ женскаго пола даже жены священнослужителей и причетниковь не увольнялись отъ пошенія чужеземной одежды. Затемь запрещалось делать и продавать въ рядахъ русское платье - всякаго рода тулуны, азямы, штаны, саноги, башмаки и шапки русскаго покроя. У вороть города Москвы поставлены были цёловальники; они останавливали всякаго вдущаго и ндущаго въ русскомъ платъв и брали пени: съ пвшаго по 13 алтынъ, 4 деньги, а съ копнаго по два рубля за непослушаніе въ этомъ родѣ. Приказывая своимъ подданнымъ одѣваться какъ ему было угодно. Петръ сталъ требовать, чтобы русскіе оставили старинный способъ постройки домовъ своихъ и строились на европейскій образець. Послів случившагося въ Москвъ пожара, царь запрещаль строить деревинные дома и приказываль вепременно строить каменные, какъ дома, такъ и надворныя постройки. (Это распоряжение послѣ того лишь разъ было измѣнено и опять возобновлено). Если же кто не могъ строить кирпичныхъ домовъ — дозволялись глиняныя мазанки, по образцу, который царь далъ въ селъ Покровскомъ. За несоблюдение назначалась пеня. Вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ монастыряхъ, гдѣ будетъ производиться постройка, приказано непремѣнно строить изъ камня и изъ кирнича, а не изъ дерева.

Замътимъ, что всъ распоряженія тогдашняго времени, касавшіяся внішней стороны жизни, столько же раздражали современниковъ Петра, сколько принесли вреда Россіи въ послѣдующее время. Онѣ-то пріучили русскихъ бросаться на внѣшніе признаки образованности, часто съ ущербомъ и невниманіемъ къ внутреннему содержанію. Русскій, одівшись по европейски, перенявши кое-какіе пріемы европейской жизни, считаль себя уже образованнымь человъкомъ, смотръль съ пренебреженіемъ на свою народность; между усвоившими европейскую наружность и остальнымъ народомъ образовалась пропасть, а между тъмъ въ русскомъ человъкъ, покрытомъ европейскимъ лоскомъ, долго удерживались всё внутренніе признаки невёжества, грубости и лёни; русскіе стремились болёе казаться европейски образованными, чёмъ на самомъ дёлё быть ими. Это печальное свойство укоренилось въ русскомъ обществъ и продолжаетъ господствовать до сихъ поръ; его внъдрилъ въ русскіе нравы Петръ Великій сво-имъ желаніемъ поскоръе видъть въ Россіи подобіе того, что онъ видълъ за границей; съ другой стороны, его деспотическія мъры, внушая омерзение въ массъ народа ко всему иностранному, только способствовали упорству, съ которымъ защитники старины противились всякому просвёщенію. Нёкоторые находять, что Петръ дёйствоваль въ этомъ случаё мудро, стремясь сразу переломить русскую закоснёлость въ предразсудкахъ противъ всего иноземнаго, съ которымъ неизбъжно было введение просвъщения. Мы не можемъ согласиться съ этимъ, и думаемъ, что русскій народъ вовсе не такъ былъ непріязнень къ знакомству со знаніями, какъ къ чужеземнымъ пріемамъ жизни, которые ему навязывали насильно. Можно было, вовсе не заботясь о внѣшности, вести дѣло внутренняго преобразованія и народнаго просвѣщенія, а внъшность измънилась бы сама собою.

Послѣ нарвскаго пораженія Карлъ XII распредѣлилъ свои войска въ Ливоніи и готовился нападать съ весною не на Россію, а на Польшу, съ цѣлію низложить Августа. Между тѣмъ Августъ въ февралѣ 1701 г. увидѣлся съ Петромъ въ Биржахъ (динабургскаго уѣзда), и оба государя провели нѣсколько дней въ пиршествахъ, стараясь перепить другъ друга; но при забавахъ и кутежахъ заключили договоръ, по которому Петръ обѣщалъ поддерживать Августа, давать ему отъ 15,000 до 20,000 войска и платить въ теченіе трехъ лѣтъ по сто тысячъ рублей, съ тѣмъ, что король будетъ

воевать въ Ливоніи. Тогда условились, что Россія завоюеть себѣ Ингерманландію и Корелію, а Ливонія уступлена будеть Рѣчи Посполитой. Здѣсь Августь договаривался только оть своего лица. Рѣчь Посполитая не принимала прямого участія въ войнѣ, хотя Петръ старался склонить къ этому бывшихъ съ Августомъ пановъ. Достойно замѣчанія, что одинъ изъ нихъ, Щука, дѣлалъ попытки выговорить у Петра возвращеніе Кіева и заднѣпровскихъ городковъ, уступленныхъ Россіи по послѣднему миру; но Петръ сразу осѣкъ его, объявивши, что съ Польши достаточно будетъ и Ливоніи: и ту, на самомъ дѣлѣ, не думалъ онъ отдавать, лишь бы только она досталась въ его руки.

Карлъ XII вслѣдъ затѣмъ новелъ дѣло такъ, что Петру не

Карлъ XII вслёдъ затёмъ повелъ дёло такъ, что Петру не нужно было прямой помощи Августа для пріобрётенія приморья—главной цёли, съ которою онъ предпринялъ войну. Карлъ XII более чёмъ кто-нибудь помогъ Петру въ этомъ предпріятіи тёмъ, что въ слёдующемъ 1701 году лично, съ лучшими силами своими поше гъ войною на Августа, а въ Ливоніи и Ингерманландіи оставиль плохихъ генераловъ и незначительныя военныя—силы, съ которыми русскіе могли сладить. Дёло шло такимъ образомъ.

Простоявши зиму и весну въ Ливоніи, Карлъ XII, 8 іюля, разбилъ на голову саксонскія войска, бывшія подъ начальствомъ Штейнау, потомъ вступилъ въ Курляндію, расположилъ тамъ свои войска, и прозимовалъ въ этой странѣ на счетъ ея жителей, обложивши ихъ тяжелою контрибупією, а весною готовился илти

Простоявши зиму и весну въ Ливоніи, Карлъ XII, 8 іюля, разбиль на голову саксонскія войска, бывшія подъ начальствомъ Штейнау, потомъ вступиль въ Курляндію, расположиль тамъ своя войска, и прозимоваль въ этой странѣ на счеть ея жителей, обложивши ихъ тяжелою контрибуціею, а весною готовился идти во владѣнія Рѣчи Посполитой въ надеждѣ безъ труда низвергнуть Августа. Въ Польшѣ въ это время происходили междоусобія. Партіи двухъ знатныхъ пановъ Сапѣги и Огинскаго вели междоусобную войну въ Литвѣ. Сверхъ того, у короля Августа было много недоброжелателей въ польскомъ краѣ. Саксонцы, которыхъ онъ привелъ съ собою въ Польшу, высокомѣрнымъ обращеніемъ оскорбляли національное самолюбіе поляковъ, и тѣмъ возбуждали въ нихъ неудовольствіе къ королю, а карданалъпримасъ, верховное лицо въ польскомъ духовенствѣ, былъ личный врагъ Августа, и во вредъ королю началъ сноситься съ Карломъ XII. Шведскій король требоваль низложенія Августа и избранія другого короля на его мѣсто. Августъ видѣлъ мало помощи отъ Россіи, для которой собственно было тогда выгодно, что шведскій король ушелъ воевать въ чужую землю. Августь пытался склонить на свою сторону прусскаго короля, но неудачно. Онъ рѣшился просить у Карла XII мира и парочно послалъ виѣстѣ со своимъ камергеромъ Фицтумомъ въ Либаву, гдѣ находился тогда Карлъ, свою любовницу Аврору Кенигсекъ, думая, что она прель-

стить своимь кокетствомь и красотою молодого инведскаго короля; но Карлъ всегда строго правственный не захотълъ даже и видъть красавици, задержалъ Фицтума, не давши чрезъ него отвъта, и двинулся въ Польшу. Шведскій король вошель въ Польшу въ мав и запяль Варшаву; половина Польши стала противъ Августа; другая была за него; составилось двъ конфедерація: сандомирская — изъ шляхты южныхъ воеводствъ въ пользу Августа, и шродская—изъ съверныхъ за Карла. Шведы вербовали въ Польшъ и въ Силсвін людей въ свое войско. 9 іюля 1702 года Карлъ разбиль на голову соединенныя войска саксонцевь и поляковь, сторонниковъ Августа, взялъ Краковъ и расположился съ войскомъ въ Польшѣ, наложивъ на жителей ея большую контрибуцію. Шведы, загостившись въ Польшв, скоро стали озлоблять противъ себя жителей главнымъ образомъ темъ, что, будучи протестантами, не оказывали уваженія римско-католической святынв. Несчастная Польша попалась такъ-сказать между двухъ огней: ее разоряли и шведы, и саксопцы, и самые сыны ся. Августъ бъгалъ отъ Карла; Карлъ гонялся за Августомъ, разбиль снова соксоиское войско при Нултускъ, осадилъ Торунь и стоялъ передъ пимъ цълыхъ полгода, пока наконецъ взялъ его въ конце сентября 1703 года. При посредствъ Паткуля, который быль принять въ русскую службу и находился теперь при Августь уже въ качествъ царскаго уполномоченнаго, Августъ заключилъ договоръ съ русскимъ царемъ, по которому русскій царь обязался дать польскому королю 12,000 войска и 300,000 рублей. Достойно замічанія, что самъ Паткуль, понимавшій плавы Петра и старавшійся поддълаться къ нему, выражался тогда, что этотъ договоръ былъ ваключаемъ только для вида, и что въ интересахъ царя, да и самого короля, было не допускать поляковъ придти въ силу. 14 января 1704 года, кардинать примась, по приказанію Карла XII, созваль сеймь въ Варшавъ. Шведскія войска окружали сеймовую Избу. Послы, по требованію примаса, объявили 5 февраля Августа лишеннымъ престола и провозгласили междуцарствіе, а выборъ новаго короля назначенъ быль на 19 іюня. Карль XII хотёль доставить корону Якову Собъскому, сыну покойнаго короля Яна: но Августъ, провъдавши про такое желаніе, приказалъ схватиль этого претендента. 21 февраля 1704 года, на чужой земль, въ Силезін, Яковъ Соб'єкій вм'єст'є съ братомъ Констаптиномъ были схвачены на дорогв и посажены въ крвность Кёпигштейнъ. Карят проходиль по Польше и приказываль разорять имёнія пановь, приставшихъ къ сандомирской конфедерація. Примасъ располагаль умы въ пользу князя Любомирскаго, краковскаго

воеводы, но Карлъ сталъ поддерживать другого претендента, нознанскаго воеводу Станислава Лещинскаго, и послалъ на сеймъ своего генерала Горна. 12 іюля, подъ страхомъ шведскихъ войскъ, сеймъ избралъ Станислава королемъ. Раздосадованный примасъ Радзіевскій перешель на сторону Августа.

По избраніи новаго короля, Карль продолжаль ходить по Польшть съ міста на місто, и принуждаль признать навязаннаго имъ Польшть короля. 6 сентября онъ взяль Львовь; 15-го, наобороть, Паткуль съ русско-польскимъ войскомъ отняль у шведовъ Варшаву; но вскорт поляки и союзные съ ними русскіе, находившіеся подъ командою Герца, были разбиты шведами.

находившіеся подъ командою Герца, были разбиты шведами.

На слідующій 1705 годь, шведы одерживали побіды за побідами надъ Августомъ. Варшава была снова въ ихъ рукахъ; Станиславъ Лецинскій 23 сентября былъ коронованъ, и отъ имени Річи Посполитой заключилъ съ Карломъ договоръ противъ Августа и Петра. Но партія Августа собралась въ Тыкочинъ, 1 ноября, и положила защищать Августа, а король Августь, въ намять этого событія, учредилъ первый орденъ въ Польшів—орденъ Вілаго орда.

Пользуясь тым, что шведскій король быль отвлечень ділами вы Польшів, Петры одерживаль успілу за успілуюмь нады шведами, и овладіль балтійскимы номорьемы. Разсказывають, что графь Дальбергь, напрасно старавшійся удержать Карла вы Ливоніи, говориль при этомы: "кажется, пашь король нарочно оставиль нась здісь сы малыми силами, чтобы научить русскихь бить нась здісь сы малыми силами, чтобы научить русскихь бить нась здісь сы малыми силами, чтобы научить русскихь бить нась здісь сы малыми силами, чтобы научить русскихь бить нась здісь сы малыми силами, чтобы научить русскихь бить нась здісь сы малыми силами, чтобы научить русскихь бить нась здісь сы малыми силами войною вы Ливонію, и потомь, ил продолженіи четырехь літь, восваль ее очень успілию. 29 декабря 1701 года, Шереметевь разбиль празгоняла поводомь кы большой радости и торжеству вы Москві празгоняла то уншніе, которое возбудила вы умахь русскихь нарвская битва. Вы слідующемь году 18 іюля, Шереметевь разбиль вы другой разь того же Шлинисибаха при Гуммельсгофів. Русскіе послів этой побіды опустошали Ливонію сы такимы звітрествомь, которое напоминало поступки ихь предковь вы этой же странів при Иванів Грозномь. Города и деревни сожигали до тла, опустошали поля, истребляли домашній скоть, жителей уводили вы плінь, а иногда цілыми толпами сожигали вы ригахь и сараяхь 1). По одной рижской дорогі русскіе сожгли боліве

<sup>1)</sup> Самъ Шереметевъ писалъ государю въ концѣ 1702 года: "послалъ я во всю стороны плѣнить и жечь, не осталось цѣлаго ничего, все разорено и сожжено, и

600 деревень и, кром'в того, ходили въ стороны отрядами и вездъ, куда только ни приходили, вели себя чрезвычайно жестоко. Шереметевъ стеръ съ лица земли города: Каркусъ, Гельметъ, Смильтенъ, Вольмаръ, Везенбергъ, покушался было взять Дерптъ, но не могъ, по причинъ сильныхъ укръпленій, и приступиль къ Маріенбургу. Начальствовавшій вт Маріенбург'в подполковникъ Тильо фонъ-Тилау сдался на капитуляцію, выговоривши свободный выходъ гариизону; но, какъ только русскіе на следующій день стали входить въ городъ, артиллерійскій капитанъ Вульфъ взорваль пороховой магазинь, съ цёлью погибнуть самому съ товарищами и погубить вошедшихъ враговъ. За это Шереметевъ не выпустиль никого изъ оставшихся въ живыхъ и всехъ жителей взяль въ плѣнъ, около 400 человѣкъ. Между ними быль нъкто пасторъ-пробстъ Глюкъ съ женою, сыпомъ, четырьмя дочерьми, ихъ учителемъ, двумя служителями и двумя служанками. Этоть Глюкь быль человъкъ, выходившій изъ ряда: уроженець саксонскій, онъ пріобрёль большую ученость на родинё, зналь восточные языки, и, будучи еще 22 льть оть роду, прибыль въ Ливонію съ цёлью посвятить себя распространенію слова Божія, для чего основательно выучился русскому и латышскому языкамъ. Призвавши къ себъ какого-то русскаго священника, онъ предприняль трудь перевести славянское св. Писаніе на простой русскій языкъ. Такой челов'єкъ быль кладъ для начинавшагося русскаго просвъщенія; но болье всего судьба этого человька важна для нашей исторіи потому, что связана была съ судьбою одной изъ служановъ Глюва. Это была дочь ливонскаго обывателя изъ мъстечка Вышкиозеро, Самуила Скавронскаго.

Есть извъстіе, будто бы она наканунъ взятія Маріенбурга вышла замужъ за одного ливонца, съ которымъ ей не суждено было жить. Послъ плъна ее взялъ полковникъ Балькъ, и она, наравнъ съ другими рабочими женщинами, занималась стиркою бълья для солдатъ; въ этомъ положеніи увидалъ ее Меншиковъ, взялъ ее къ себъ, а у него увидълъ ее царь. Впослъдствіи мы скажемъ, на какую высоту вознесла ее странная судьба.

Ливонію продолжали разорять русскіе и въ слёдующемъ 1703 году, а въ 1704 г. Шереметевъ доносилъ царю въ такихъ выраженіяхъ: "больше того чинить разоренія нельзя и всего описать невозможно; отъ Нарвы до границы считаютъ восемьдесятъ миль, а русскою мёрою будетъ слишкомъ 400 верстъ, и Богъ

взяли твои ратные государевы люди въ полонъ мужеска и женска пола и робятъ ивсколько тысячъ, также и работныхъ лошадей, а скота съ 20,000 или больше... и чего не могли поднять покололи и порубили".

знаеть, чёмъ непріятель нынёшнюю зиму остальныя свои войска прокормить, можете ваше величество разсудить; только остались цёлыми Колывань, Рига и Перновъ, да м'єстечко за болотами, межъ Риги и Пернова, Реймеза (Лемзаль)". Цетръ похваляль за это Переметева и приказываль разорять край до последней степени.

Когда такимъ образомъ Шереметевъ опустошалъ шведскую провинцію Ливонію, самъ царъ дѣлалъ завоеванія въ другой швед-ской провинціи— Ингріи, бывшей нѣкогда Новгородскою землею; ской провинціи—Ингріи, бывшей нікогда Новгородскою землею; и здісь завоеваніе сопровождалось такимъ же варварскимъ опустошеніемъ, какъ и въ Ливоніи; тамъ—Шереметевъ, здісь свирінствовалъ Апраксинъ. Послідній прошель вдоль Невы до Тосны: "все разорилъ и развоевалъ", отъ рубежа до р. Лавы верстъ на сто. Но Петръ не былъ доволенъ разореніемъ ингрійскаго края, подобно ливонскому, такъ какъ у Петра была уже мысль утвердиться при устьів Невы. Въ октябріз 1702 года, Петръ приступилъ къ крізности Нотебургу и послів семидневнаго бомбардированія, а потомъ, послів сильнаго штурма, нотебургскій комендантъ Густавъ Шлиппенбахъ, 11-го октября, сдаль крізность на канитуляцію со всіми орудіями и запасами. Эта крізность была древній русскій городъ Орізнекъ, уступленный Швеціи по Столбовскому миру, но Петръ, пристрастный къ иноземщинъ, не возвратилъ ему древняго русскаго названія, а назвалъ Шлиссельбургомъ (т.-е. Ключомъ-городомъ). Меншиковъ быль названъ губернаторомъ новозавоеваннаго города. Петръ, любившій вообще праздновать свои побіды пісколько на классическій образецъ, торжествовалъ покореніе Орізнка тріумфальнымъ вшествіемъ въ торжествоваль покореніе Орішка тріумфальнымь вшествіемь въ Торжествоваль покореніе Оржика тріумфальнымь вшествіемь въ Москву черезь трое вороть, построенныхь нарочно по этому случаю. Неутомимый царь послі этого празднества отправился изъ Москвы въ Воронежь, осмотріль на дорогі работы канала между верховьемь Дона и р. Шатью, впадающею въ Упу, заложиль въ имініи Меншикова у верховья р. Воронежа городь Ораніенбургь, осмотріль воронежскіе корабли, сділаль распоряженія о присылкі туда рабочихь людей и желіса, и въ то же время быль, сылкь туда расочихъ люден и желъза, и въ то же время былъ, но его собственнымъ словамъ, "зѣло удоволенъ бахусовымъ даромъ", а весною уже былъ снова на Невѣ въ Шлиссельбургѣ, и такъ разсердился на Виніуса за неакуратность въ доставкѣ артиллерійскихъ снарядовъ и лекарствъ въ Шлиссельбургъ, что отставиль его отъ службы и наложилъ на него большое взысканіе.

25 апръля 1703 года Петръ, вмъсть съ Шереметевымъ, съ 25,000 войска подступилъ къ кръпости Ніеншанцу, построенной

при усть р. Охты, впадающей въ р. Неву 1). Послъ сильной пушечной пальбы, коменданть полковникъ Опалевъ, человъкъ старый и бользненный, сдаль, городь, выговоривши себъ свободный выходъ. Между темъ шведы, не зная о взятін Ніеншанца, плыли съ моря по Невъ для спасенія кръпости. Петръ выслалъ Меншикова съ гвардіею на тридцати лодкахъ къ деревив Калинкиной; а самъ съ остальными лодками тихо поплылъ вдоль Васильевскаго Острова, подъ прикрытіе леса, и отрезаль оть моря вошедшія въ Неву суда отъ прочей эскадры, стоявшей еще въ моръ. Русскіе напали на два шведскій судна съ двухъ сторонъ. Шведы были застигнуты врасилохъ гакъ, что изъ семидесяти-семи человъкъ осталось въ живыхъ только девятнадцать. Русскіе убивали непріятеля, даже просившаго пощады, и взяли два большія судна. Событіе это, повидимому незначительное, чрезвычайно цінилось въ свое время: то была первая морская побъда русскихъ и Петръ, носившій званіе бомбардирскаго капитана, вмість съ Меншиковымъ, пожалованъ былъ отъ адмирала Головина орденомъ Андрея Первозваннаго. 16 мая того же года, на островъ, который навывался Япни-Саари и переименованъ былъ Петромъ Люстъ-Эйландомъ (т.-е Веселымъ островомъ), вь день св. Троицы Иетръ заложиль городь, давъ ему название С.-Петербурга. Первою постройкою его была деревянная криность съ шестью бастіонами; вмъсть съ тьмъ царь приказалъ построить для себя домикъ, сохраняемый до сихъ поръ, также на берегу Большой Невы домъ для Меншикова, нареченнаго санкты-петербургскимъ губерцаторомъ, и дома для другихъ близкихъ къ царю сановниковъ. Въ ноября 1703 года прибыль въ только-что заложенный Петромъ городъ первый голландскій купеческій корабль. Петръ лично провежь его въ гавань и щедро одариль весь экипажъ корабля. Въ томъ же году осенью Негръ ноилылъ на островъ Котлинъ, вымъряль самъ фаркатеръ между осгровомь и находившеюся противъ него мелью и заложиль кръпость, назвавши ее Кроншлотомь. Все это были событія, оказавшіяся громадной важности по своимъ последствіямъ въ русской исторіи. Близъ возвращеннаго Россін древняго новгородскаго Новаго Острога, переименованнаго шведами въ ппостранное название Ниеншанца, суждено было явиться новому, также съ иностраинымъ именемъ, городу и сдълаться столицею повой Русской имперіи.

Настала зима. Петръ отправился въ Воронежъ и сдълалъ распоряжение о постройкъ шести большихъ военныхъ кораблей

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Слово Нівишлиць есть буквальный шведскій переводь слова Новий-Острогь которымь назывался русскій городь, бывшій на этомь мість или около него.

не въ самомъ Воронежѣ, а въ построенцомъ имъ тогда парочно городѣ Тавровѣ; изъ Воронежа государь отправился въ Олонецъ, и тамъ у него также устроена была корабельная верфь. Онъ основалъ въ Олонцѣ желѣзные заводы, и въ своемъ присугствіп приказывалъ лить пушки, а весною, въ мартѣ, Петръ опять уже былъ въ Петербургѣ и дѣятельно занимался его постройкою. Ему до чрезвычайности понравилось это мѣсто, и онъ сталъ называть его своимъ раемъ (парадизомъ).

1704-й годъ быль замічательно счастливъ въ войні со шведами. Шереметевъ опустошилъ Эстонію такимъ же жестокимъ способомъ, какъ въ прежнее время Ливонію, а нотомъ осадилъ Дерптъ. 3-го іюля самъ царь прибылъ къ городу; 13-го русскіе сдінали приступь, разбили ворота и коменданть Скитте сдаль городь со 132 орудіями, выговоривши себі свободный выходъ. Царь тотчась же утвердиль всв привилегін города, призиваль жителей оставаться на своихъ м'єстахъ и обнадеживаль своею милостію. Тогда 1.388 чел. шведовъ, положившихъ оружіе, вступили въ русскую службу. 9-го автуста взята была Нарва, но здъсь не такъ милостиво русскіе раздълались съ побъжденными, какъ въ Дерптв: коменданть Горнъ не хотвлъ сдаваться, и русскіе солдаты ворвались силою въ городъ, истребляли и стараго и малаго. Петръ, усиливаясь остановить папрасное кровопролитіе, собственноручно закололь нісколько солдать, но храброму коменданту за его упорство далъ пощечниу. Вслъдъ затъмъ сдался Ивапъ-Городъ, расположенный на другомъ берегу рѣки Наровы. Осенью Петръ опять занимался постройкою кораблей на Олонецкой верфи, потомъ заложилъ въ Петербургв адмиралтейство, осмотрълъ новозавоеванные города Нарву и Дерпть, а вь декабръ праздновалъ въ Москвъ свои побъды и возвращеніе Россіи ея древних в земель. Было устроено семь тріумфальных вороть, черезь которыя пробажаль государь; за нимъ вели плънных шведскихъ офицеровь и везли ваятыя у непріятеля пушки и знамена.

Въ 1705 году Петръ хотълъ выгнать шведовъ изъ Курляндіи, самъ съ войскомъ прівхаль въ Полоцкъ и отправиль фельдмаршала Шереметева къ Митавв; другою частью войска начальствоваль другой фельдмаршалъ, иностранецъ Огильви, возведенный Петромъ въ этотъ санъ къ досадв его русскихъ полководцевъ. Находясь въ Полоцкъ, русскій царь имѣлъ столкновенія съ уніатскими монахами; посьтивши уніатскій монастырь, онъ съ неудовольствіемъ увидѣлъ богато-украшенный образъ Іэсафата Кунцевича, жестокаго врага православной въры, пъкогда

убитаго народомъ и признаваемаго уніатами священно-мученикомъ. Раздосадованный отвётомъ монаха, отозвавшагося съ почтеніемъ объ Іосафатѣ, Петръ приказалъ схватить нѣсколько монаховъ. Монахи и послушники стали сопротивляться: русскіе
четырехъ убили, а одного изъ нихъ, который славился своими
фанатическими проповѣдями противъ православныхъ, Петръ приказалъ повѣсить. Этотъ поступокъ надѣлалъ въ свое время много
шуму въ католическомъ мірѣ. Петръ не слишкомъ смотрѣлъ на
это; расправившись такимъ образомъ съ уніатскими монахами,
онъ выѣхалъ въ Вильно и здѣсь получилъ извѣстіе о пораженіи
Переметева.

15-го іюля, этоть полководець, до сихъ поръ такъ удачно воевавшій, столкнулся со шведскимъ генераломъ Левенгаунтомъ при Гемауертгофѣ, быль разбить на-голову и самъ быль раненъ. Петръ не только не ставилъ ему этого въ вину, но письменно утѣшалъ его въ несчастіи, и замѣчалъ, что постоянная удача часто портить людей. Пораженіе Шереметева не произвело однако большой бѣды. Левенгаунтъ не воспользовался своею побѣдою, ушелъ въ Ригу, а Петръ выступилъ изъ Вильна въ Курляндію, 2-го сентября взялъ столицу Курляндіи, и вся страна покорилась ему.

Отсюда Петръ положиль идти въ Литву на выручку Августа, но выслалъ Шереметева въ Астрахань для усмиренія возникшаго тамъ бунта, а главнокомандующимъ у себя назначиль иностранца Огильви, не ладившаго однако съ любимцемъ царя Меншиковымъ. Подъ его начальствомъ русское войско вступило въ Литву. Главная квартира его устроена была въ Гродно. Въ октябръ прибылъ туда царь и свидълся тамъ съ Августомъ; потомъ, предоставивши веденіе войны фельдмаршалу Огильви, онъ уъхалъ въ декабръ въ Москву.

Кром'в вспомогательнаго русскаго войска подъ начальствомъ Огильви, у Августа, по заключенному прежде договору, былъ русскій отрядъ, состоявшій изъ солдатъ и украинскихъ козаковъ; онъ находился подъ командою Паткуля, который, какъ мы сказали, въ это время посилъ званіе дов'вреннаго царя при польскомъ король. Паткуль не ладилъ съ саксонскими министрами Августа, и самъ Августъ не любилъ его. Съ одной сторопы, Августъ раздраженъ быль противъ него за сношеніе съ берлинскимъ кабинетомъ; прусскій король былъ дурно расположенъ къ Августу и склонялся даже къ тому, чтобы признать соперника его Станислава Лещинскаго, а Паткуль не только им'єль друзей въ Берлинъ, но въ своихъ письмахъ, отправляємыхъ туда, отзывался дурно о саксонскихъ ми-

нистрахъ и порицалъ поступки Августа. Съ другой стороны, Паткуль безпрестанно жаловался царю, что порученное ему русское войско очень дурно содержится въ Саксоніи, что саксонскіе министры нарочно отвели квартиры этому войску въ разоренномъ крађ, гдѣ оно терпитъ большія лишенія. Паткуль указываль, что въ крайней нуждѣ, въ какую поставлено русское войско, служившее Августу, онъ истратилъ собственныя деньги на прокормленіе русскихъ. Наконецъ, Паткуль представлялъ, что, для спасенія русскихъ отъ голодной смерти въ Саксоніи, лучше всего отдать русскій отрядъ въ наймы императору. Петръ далъ Паткулю полномочіе на передачу русскаго войска императору, но только въ крайнемъ случать. Пользуясь этимъ дозволеніемъ, Паткуль заключилъ договоръ съ имперскимъ генераломъ Штратманомъ о передачѣ русскаго отряда въ имперскую службу на одинъ годъ. Саксонскій государственный совѣтъ, правившій страною въ отсутствіи короля, былъ до чрезвычайности раздраженъ этимъ поступкомъ, и послѣ напрасныхъ увѣщаній, обращенныхъ къ Паткулю, не дѣлать того, что онъ затѣваетъ, совѣтъ, по предложенію фельдмаршала Штейнау, приказалъ арестовать Паткуля и отправить въ крѣпость Зонненштейнъ. Петръ протестовалъ противъ такого поступка, требовалъ отпуска Паткуля, необходимаго для него уже и потому, что Паткуль обязанъ былъ отдать отчетъ рускому царю въ своихъ дѣйствіяхъ. Но протестаціи Петра остались безплодными.

въ кръпость Зонненштейнъ. Петръ протестовалъ противъ такого поступка, требовалъ отпуска Паткуля, необходимаго для него уже и потому, что Паткуль обязанъ былъ отдать отчетъ рускому царю въ своихъ дъйствіяхъ. Но протестаціи Петра остались безплодными. Между тъмъ Карлъ ХП, простоявши нъсколько мъсяцевъ въ Блонъ, въ январъ 1706 года, не смотря на суровую зиму, бросился на Гродно, думая захватить тамъ Августа; Августь, хотя и не достался въ руки Карла, уситеши ранъе выйти изъ Гродно съ четырьмя русскими полками и соединиться со своимъ генераломъ Шилленбергомъ, но 2-го февраля, вмъстъ съ этимъ своимъ генераломъ, былъ разбитъ на-голову шведскимъ генераломъ Реншильдомъ. Карлъ простоялъ подъ Гродно до конца марта, пытаясь взять этотъ городъ, защищаемый Огильви; наконецъ, по приказанію Петра, Огильви вырвался изъ осады и ушелъ, потерявши значительное число русскаго войска отъ болъзней и недостатка въ принасахъ. Карлъ изъ-подъ Гродно не преслъдовалъ его, а ушелъ на Волынь и расположилъ тамъ свое войско, пользуясь изобиліемъ, господствовавшимъ въ странъ, и облагалъ тяжелыми контрибуціями имънія пановъ, придерживавшихся стороны Августа. Пребываніе Карла на Волыни заставляло Петра опасаться, чтобы шведскій король не ворвался въ Украину, и, въ предупрежденіе этого, Петръ сначала отправиль въ Кіевъ Меншикова, а 4-го іюля самъ прибыль туда въ пер-

вый разъ въ жизни и, пробывши тамъ полтора мѣсяца, заложилъ нынѣшнюю печерскую крѣпость. Онъ оставилъ Украину только тогда, когда получилъ извѣстіе, что Карлъ вышелъ изъ Волыни въ противоположную сторону. Петръ поскакалъ въ Петербургъ, а въ Польшу отправилъ войско подъ начальствомъ Меншикова; фельдмаршалъ Огильви былъ уволенъ.

Карлъ XII на этотъ разъ ръшился нанести вредъ своему врагу въ его наслъдственныхъ владъніяхъ; оставивши генерала Мардефельда въ Польшъ, онъ вступиль въ Саксонію и началь, по своему обычаю, налагать на жителей тяжелую контрибуцію. Туть Августь, испугавшись за свои наслёдственныя земли, отправиль къ шведскому королю своего министра Пфингтена просить мира, и этотъ уполномоченный отъ имени своего короля заключилъ со Швеціею, въ замкъ Альтранштадтъ, близъ Лейпцига, договоръ, по которому Августь отрекался отъ польской короны въ пользу Станислава Лещинскаго, разрываль союзь съ русскимъ царемъ, обязывался отпустить всёхъ плённыхъ и выдать измённиковъ, въ ряду которыхъ Паткуль занималь первое мѣсто. Пфингтенъ привезъ своему королю этотъ договоръ для утвержденія 4-го октября въ Піотроковъ, гдъ былъ и Меншиковъ со своими войсками. Король тайно утвердиль договорь, но Меншикову объ этомъ не сказаль, такь что Меншиковъ, вмъстъ съ русскими и саксонскими войсками, продолжаль воевать со шведами въ качествъ союзника Августа. Не подавая Меншикову вида о состоявшемся примиреніи, Августъ однаво даль самь объ этомъ тихонько знать шведскому генералу Мардефельду, но Мардефельдъ, не получая еще о томъ же извъстія отъ своего короля, не повъриль Августу и вступиль въ битву съ Меншиковымъ у Калиша. Съ Мардефельдомъ, кромъ шведовъ, были и поляки (по русскимъ извъстіямъ до 20,000). 18-го октября произошла битва, кончившаяся полною побъдою русскихъ. Побъда эта произвела большое торжество въ Россіи; Августъ продолжалъ таиться передъ Меншивовымъ, вмѣстѣ съ нимъ совершалъ благодарственныя молебствія о побѣдѣ, отпустилъ Меншикова съ войскомъ на Волынь и продолжалъ скрывать отъ русскаго посла Василія Долгорукова заключенный со шведами миръ, пока нельзя было долве скрывать тайны. Карлъ обнародовалъ Альтранштадтскій миръ; тогда Августъ увѣрялъ Долго-рукова, что онъ заключилъ миръ только видимый, чтобы спасти Саксонію отъ разоренія, а какъ только Карлъ выйдеть изъ его владвній, такь онь тотчась нарушить этоть мирь и заключить опять союзь съ царемъ.

Слёдствіемъ Альтранштадтскаго мира была выдача Паткуля 1). Военныя обстоятельства были поводомъ, что главнъйшая дъятельность Петра во внутреннемъ устроеніи государства клонилась къ возможно большему обогащенію казны и къ доставкъ средствъ для веденія войны. Эгой цъли соотвътствовали почти всѣ нововведенія того времени, получившія впослъдствіи самобытный характерь въ сферѣ преобразованій. Такимъ образомъ для правильнаго и полнаго взиманія поборовъ, необходимо было привести въ извъстность количество жителей въ государствъ, и для того учреждены, въ 1702 году, метрическія книги для записки крещеныхъ, умершихъ и сочетавшихся бракомъ.

Въ 1705 году вельно было переписать вскуъ торговыхъ людей съ показапіемъ ихъ промысловъ. Промыслы на Съверномъ моръ (виговые, тресковые и моржевые), производиешіеся до сихъ поръ вольными людьми, отданы исключительно компаніи, во главъ которой быль Меншиковъ. Съ тою же цълью — умноженія казны — сдёланы были важныя перемёны въ дёлопроизводствъ. Еще въ 1701 году устроены были въ городахъ кръпостныя избы и установлены надсмотрщики, которые должны были записывать всякую передачу имуществъ, всякіе договоры и условія. Въ 1703 году, пе только въ городахъ, но и въ селахъ вельно было заключать всякія условія съ рабочими, извощиками, промышленниками не иначе, какъ съ записью и платежемъ пошлинъ. Потребность въ солдатахъ новела къ самымъ крайнимъ средствамъ привлеченія народа въ военную службу. Въ январъ 1703 года, всъхъ кабальныхъ, оставшихся послъ смерти помъщиковъ и вотчинниковъ, велъно сгонять и записывать въ солдаты и матросы, а въ октябръ того же года, у всъхъ служилыхъ и торговыхъ людей вельно взять въ солдаты изъ ихъ дворовыхъ людей нятаго, а изъ дёловыхъ (т.-е. рабочихъ) седьмого, не моложе двадцати и не старше тридцати лѣтъ. Такое же распоряжение коснулось бъльцовъ, клирошанъ и монашескихъ дътей. Ямщики обязаны были давать съ двухъ дворовъ по человъку въ солдаты. Со всей Россіи вельно взять въ военную службу воровъ, содержавшихся

¹) Его передъ тымъ перевезли изъ Зонненштейна въ Кенигштейнъ. 28-го марта 1707 года Паткуля вывезли изъ Кенигштейна и передали шведскимъ комиссарамъ. Его повезли въ калишское воеводство въ мъстечко Казимержъ и отдали подъ судъ, продолжавшійся нъсколько мъсяцевъ. 10-го октября Паткуль на площади близъ Казимержа былъ колесованъ самымъ мучительнымъ образомъ, потому что выбрали палачемъ неопитнаго въ этомъ дълъ поляка. Несчастный съ воплемъ молиль, чтобы ему поскоръе отрубили голову. Растерзанныя части его были выставлены на инти колесахъ по варшавской дорогъ.

подъ судомъ. Въ 1704 году, подъ угрозою жестокаго наказанія, вельно собраться въ Москвъ дътямъ и свойственникамъ служилыхъ людей и выбирать изъ нихъ годныхъ въ драгуны и солдаты. Последоваль рядь посягательствь на всякую собственность. Въ ноябръ 1703 года, во всъхъ городахъ и уъздахъ приказано описать леса на пространстве пятидесяти версть отъ большихъ ръкъ и двадцати отъ малыхъ, а затъмъ вовсе запрещалось во всемъ государствъ рубить большія деревья подъ опасеніемъ десятирублевой пени, а за порубку дуба—подъ страхомъ смертной казни. Черезъ нъсколько времени (января 1705 года) сдълано было исключение для рубки лѣса на сани, телѣги и мельничныя потребы, но отнюдь не на строенія, а зато за рубку въ заповъдныхъ лъсахъ какихъ бы то ни было деревьевъ назначена смертная казнь. Страсть царя къ кораблестроенію вынудила эту строгую мфру. Январь 1704 года особенно ознаменовался стфсненіемъ собственности. Всв рыбныя ловли, пожалованныя на оброкъ или въ вотчину и помъстье, приказано отобрать на государя и отдавать съ торговъ на оброкъ: для этого была учреждена особая Ижорская канцелярія рыбныхъ дёль, подъ управленіемъ Меншикова. Потребовались новсюду сказки о способъ ловли рыбы, объ ея качествъ, о цънахъ и пр. Всъ эти рыбныя ловли сдавались въ откупъ, а затемъ всякая тайная ловля рыбы вела за собою жестокія нытки и наказанія. Описаны были и взяты въ казну постоялые дворы, торговыя пристани, мельницы, мосты, перевозы, торговыя площади и отданы съ торгу на оброкъ. На всякихъ мастеровыхъ: каменьщиковъ, плотниковъ, портныхъ, хлёбниковъ, калачниковъ, разносчиковъ, - мелочныхъ торговцевъ и пр., наложены были годовыя подати по двъ гривны съ человъка, а на чернорабочихъ по четыре алтына. Хлъбъ можно было молоть не иначе, какъ на мельницахъ, отданныхъ на оброкъ или откупъ, съ платежемъ помола. Оставлены мельницы только пом'вщикамъ съ платежемъ въ казну четвертой доли дохода. Всв бани въ государстве сдавались на откупъ съ торговъ; запрещалось частнымъ домохозяевамъ держать у себя бани подъ страхомъ пени и ломки строенія. Во всемъ государствъ положено было описать всв пчельники и обложить оброкомъ. Для всёхъ этихъ сборовъ были устроены новые приказы и канцеляріи, находившіеся подъ управленіемъ Меншикова. Черезъ нъсколько времени банная пошлина была измънена: позволено иметь домовыя бани, но платить за нихъ отъ пяти алтынъ до трехъ рублей, а въ іюнъ съ бань крестьянскихъ и рабочихъ людей назначена однообразная пошлина по три алтына и двъ деньги

по всему государству. Также въ анваръ 1705 года дозволено частнымь лицамь имъть постоялые дворы, съ обязательствомъ платить четвертую часть дохода въ казну. Для опредёленія правильнаго сбора требовались безпрестанно свёденія или сказки, что служило поводомъ къ безпрестаннымъ придиркамъ и наказаніямъ. Соль во всей Россіи продавалась отъ казны вдвое противъ под-рядной цѣны. Табакъ, съ апрѣля 1705 года, сталъ продаваться не иначе, какъ отъ казны, кабацкими бурмистрами и цѣловальниками: за продажу табака гонтрабандою отбирали все имущество и ссылали въ Азовъ; доносчики получали четвертую часть, а тъмъ, которые знали, да не донесли, угрожала потеря половины имущества. Въ январъ того же года учрежденъ былъ своеобразный налогь: во всемь государствы приказано переписать дубовые гробы, отобрать ихъ у гробовщиковъ, свезти въ монастыри и къ поповскимъ старостамъ и продавать вчетверо противъ покупной цѣны. Каждый, привозившій покойника, долженъ былъ являться съ ярлыкомъ, а кто привозилъ мертвеца безъ ярлыка, противъ того священники должны были начинать искъ. Въ этомъ же мѣсяцѣ введенъ былъ налогъ на бороды: съ служилыхъ и приказныхъ людей, а также съ торговыхъ и посадскихъ по 60 рублей въ годъ съ человѣка; съ гостей и богатыхъ торговцевъ гостиной сотни по 100 рублей, а съ людей низшаго званія—боярскихъ людей, ямщиковъ-извощиковъ, по 30 рублей; заплатившіе должны были брать изъ Приказа особые знаки, которые постоянно имѣли при себѣ, а съ крестьянъ брали за бороды по двѣ деньги всякій разъ, какъ они проходили въ ворота изъ города или въ городъ: для этого устроены были особые караульные, и бурмистры должны были смотръгь за этимъ подъ страхомъ конечнаго разоренія. Также подверглось пени русское платье. У городскихъ вороть приставленные цёловальники брали за него съ пёшаго 13 алтынъ 2 деньги, съ коннаго по 2 рубля.

Несмотря на строгія мёры и угрозы, повсемёстно происходила противозаконная безпошлинная торговля, и царь, чтобы пресёчь ее, поощряль доносчиковь и подвергаль тёлесному наказанію и лишенію половины имущества тёхь, которые знали и не доносили, хотя бы они были близкіе сродники. За всякое корчемство отвёчали цёлыя волости и платили огромныя пени, для чего и были учреждены особенные выемные головы, которые должны были ёздить отъ города до города по селамь и ловить корчемниковь. Безпрестанно открывалось, что въ разныхъ мёстахъ продолжали, вопреки царскимъ указамъ, производить свободно разные промыслы, а въ особенности рыбныя ловли. И тё

лида, которыя должны были смотреть за казеннымъ интересомъ, сами делались ослушниками. Кроме всякаго рода платежей, несносною тягостью для жителей были развыя доставки и казенныя порученія, и въ этомъ отношеніи остались поразительные примъры грубости нравовъ. Царскіе чиновники, подъ предлогомъ сбора казеннаго дохода, притесняли и мучили жителей, пользовались случаемъ брать съ нихъ лишнее: удобнымъ средствомъ для этого служиль правежь. Съ своей стороны, ожесточенные жители открыто сопротивлялись царскимъ указамъ, собераясь толпами, били дубьемъ чиновниковъ и солдатъ. Старая привычка обходить и не исполнять законъ постоянно проявлялась, ставила преграды предпріятіямъ Петра. Такъ напримѣръ, не смотря на введеніе гербовой бумаги, каждый годъ следовали одно за другимъ подтвержденія о томъ, чтобы во всёхъ актахъ и условіяхъ не употреблялась простая бумага. И вообще за всёми распоряженіями правательства следовали уклоненія отъ ихъ исполненія. Торговля, издавна стъсняемая въ Московскомъ Государствъ въ пользу казны, въ это время подверглась множеству новыхъ монополій. Такъ, торговля дегтемъ, коломазью, рыбнымъ жиромъ, мѣломъ, ворванью, саломъ и смолою отдавалась на откупъ, а съ 1707 года начала производиться непосредственно отъ казны черезъ выборныхъ цѣловальниковъ, съ воспрещеніемъ кому бы то ни было торговать этими товарами. Къ разнымъ стъсненіямъ экономическаго быта присоединялось еще въ Москвъ запрещеніе строить въ одной части Москвы (Китай-городѣ) деревянныя строенія, а въ другихъ частяхь- каменныя, и приказаніе делать мостовыя изъ дикаго камня. Гости и посадскіе люди должны были на свой счеть возить камень, а крестьяне, приходя въ Москву, должны были принести съ собою не менте трехъ камней и отдать у городскихъ воротъ городскимъ цёловальникамъ.

Между тёмъ наборы людей въ войско шли возрастающимъ образомъ: въ январѣ 1705 года съ разныхъ городовъ, посадовъ и волостей взято было съ двадцати дворовъ по челов'єку въ артиллерію, возрастомъ отъ 20 до 30 лётъ. Въ февралѣ положено взять у дьяковъ подробныя свъденія объ ихъ родственникахъ и выбрать изъ нихъ драгунъ.

Въ этомъ же февралъ со всего государства опредълено съ двадцати дворовъ взять по рекруту, отъ 15 до 20 лътъ возраста холостыхъ, а тамъ, гдъ меньше двадцати дворовъ—складываться. Этимъ новобранцамъ должны были сдатчики доставить обувь, шубы, кушаки, чулки и шапки; если кто изъ этихъ рекрутъ убъгалъ или умиралъ, то на его мъсто брали другого. Затъмъ встръчаемъ мы

послёдовательно наборы рекруть въ войско. Въ декабрё 1705 года, назначенъ наборъ по человёку съ 20 дворовъ, то же повторилось въ мартё 1706, потомъ въ 1707 и 1708 годахъ. Кромё того, изъ боярскихъ людей, въ 1706 г., взято въ боярскихъ вотчинахъ съ 300 дворовъ, а въ другихъ вотчинахъ со 100 по человъку, а въ декабръ 1706 г. взято въ полки 6.000 извощиковъ. При поставкъ рекрутъ помъщики обязаны были давать на нихъ по полтора рубля на каждаго; торговые люди обложены были на военныя издержки восьмою деньгою съ рубля, а тѣ, которые должны были сами служить, но оказывались неспособными къ службъ, платили пятнадцать рублей. Дьяки и приказные люди въ 1707 году были поверстаны въ военную службу и должны были изъ себя составить на собственное иждивение особый полкъ. Со всёхъ священниковъ и дьяконовъ наложенъ сборъ драгунскихъ лошадей, съ 200 двор. по лошади, а въ Москвѣ со 150 дворовъ. Кромѣ набора рекрутъ, царь велѣлъ брать рабочихъ, преимущественно въ сѣверныхъ областяхъ, и отсылать ихъ на Олонецкую верфь въ Шлиссельбургъ, а болѣе всего въ Петербургъ. Народъ постоянно всѣми способами убѣгалъ отъ службы, и царь издаваль одинь за другимь строгіе указы для преслѣдованія бѣглыхъ; за побѣгъ угрожали смертною казнью не только самимъ бъглымъ, но и тъмъ, которые будутъ ихъ передерживать, не стануть доносить о нихъ и не будутъ способствовать ихъ поможности всёхъ казнить, и было принято за правило изъ трехъ пойманныхъ одного повёсить, а двухъ бить кнутомъ и сослать на каторгу. Съ неменьшею суровостью преследовали беглыхъ крестьянъ и людей. Передерживавшіе бітлыхъ такого рода подвергались смертной казни. Бъглецы составляли разбойничьи шайки и занимались воровствомъ и грабежемъ. Принято было за правило казнить изъ пойманныхъ бъглыхъ крестьянъ и холоповъ только тёхъ, которые уличены будуть въ убійстве и разбов, а другихъ наказывать кнутами, налагать клейма, вырѣзывать ноздри. Послѣдній способъ казни быль особенно любимъ Петромъ. Въ его бумагахъ остались собственноручныя замътки о томъ, чтобы инструменть для выръзыванія ноздрей устроить такъ, чтобъ онъ вырываль мясо до костей. Неудовольствіе было повсемъстное, вездъ слышался ропоть; но вездъ бродили шпіоны, наушники, подглядывали, подслушивали и доносили; за одно неосторожное слово людей хватали, тащили въ Преображенскій приказъ и подвергали неслыханнымъ мукамъ. "Съ тъхъ поръ, какъ Богъ этого царя на царство послаль, — говориль народь русскій, — такъ и

севтлыхъ дней мы не видимъ: все рубли, да полтины, да подводы, нётъ отдыха крестьянству. Это міровдъ, а не царь—весь міръ перевлъ, переводить добрыя головы, а на его кутилку и перевода нётъ! Множество взятыхъ въ солдаты было убито на войнё; они оставили женъ и дётей, и тѣ, скитаясь по Россіи, жаловались на судьбу свою и проклинали царя, съ его нововведеніями и воинственными затёями. Ревнители старины вопіяли противъ брадобритія и нёмецкаго платья, но ихъ ропотъ самъ по себѣ не имѣлъ бы большой силы безъ другихъ важныхъ поводовъ, возбуждавшихъ всеобщее негодованіе: бритье бородъ, нёмецкое платье въ эпоху Петра тѣсно связывались съ разорительными поборами и тяжелою войною, истощавшею всѣ силы народа. Ненависть къ иностранцамъ происходила оттого, что иностранцы пользовались и преимуществами, и милостями царя, болѣе природныхъ русскихъ и позволяли себѣ презрительно обращаться съ русскими.

Народъ естественно былъ склоненъ къ бунту; но въ срединъ государства, гдѣ было войско и гдѣ высшій классъ быль за царя, взрыву явиться было неудобно. Бунты начали вспыхивать на окраинахъ, какъ то и прежде не разъ дѣлалось въ исторіи Мос-ковскаго Государства. Лѣтомъ 1705 года, началось волненіе въ Астрахани; заводчиками бунта были съёхавшіеся туда торговцы изъ разныхъ городовъ; астраханскіе земскіе бурмистры и стрълецкіе пятидесятники. Начали толковать, что Петръ вовсе не сынъ царя Алексъя и царицы Наталіи: царица родила дъвочку, а ее подмѣнили чужимъ мальчикомъ, и этотъ мальчикъ — теперешній царь. Ходили и другого рода слухи: что государь взять въ плънъ и сидитъ въ Стокгольмъ, а начальные люди измънили христіанской въръ. Астраханскій воевода Ржевскій уситль сильно раздражить народъ ревностнымъ исполненіемъ воли Нетра: людей не пускали въ церковь въ русскомъ платъв, обрвзывали имъ полы передъ церковными дверьми, насильно брили и на поруганіе вырывали усы и бороды съ мясомъ, народъ отягощали поборами и пошлинами. "Съ насъ, —вопили люди въ Астрахани, беруть банныя деньги по рублю, съ погребовъ, со всякой сажени по гривнъ, завели причальныя и отвальныя пошлины. Привези хворосту хоть на шесть денегь въ лодкъ, а привальнаго заплати гривну. Въ Казани и другихъ городахъ поставлены нъмцы, по два, по три человъка на дворы, и творятъ всякія поругательства надъ женами и дътьми". Распространилась молва, что изъ Казани пришлють въ Астрахань нѣмцевъ, и будуть за нихъ насильно выдавать девицъ. Эта весть до того перепугала

астраханцевь, что отцы спётили отдавать дочерей замужь, чтобь, оставаясь незамужними, онъ не достались противъ воли, какъ собственной, такъ и воли ихъ родителей, "некрещенымъ" нёмцамъ: въ іюль 1705 года было сыграно въ одинъ день до ста свадебъ, а свадьбы, какъ следовало, сопровождались попойками и народъ подъ постояннымъ вліяніемъ винныхъ паровъ сталъ смѣлье. Ночью толпа ворвалась въ Кремль, убила воеводу Ржевскаго и съ нимъ нъсколькихъ человъкъ, въ томъ числъ иностранцевъ: полковника Девиня и капитана Мейера. Мятежники устроили казацкое правленіе и выбрали главнымъ старшиною ярославскаго гостя Якова Носова. За астраханцамя взбунтовались жители Краснаго и Чернаго Яра и, по примъру астраханцевъ, устроили у себя выборное казацкое правленіе; но усилія мятежниковъ взволновать донскихъ казаковъ не имъли успъха. Хотя на Дону было слишкомъ много недовольныхъ, но донское правительство, бывшее въ рукахъ значныхъ, или такъ-называемыхъ старыхъ казаковъ, въ-пору не допустило распоряжаться по своему голытьбъ, состоявшей изъ бъгледовъ, собиравшихся на Донъ со всей Руси. Государь, узнавши въ Митавъ о бунтъ на восточныхъ окраинахъ, давалъ ему больше зпаченія, нежели онъ имѣлъ. Петръ опасался, чтобы мятежъ не охватиль всей Россіи, не проникъ бы и въ Москву. Для укрощенія его Петръ отправиль самого фельдмаршала Шереметева и въ то же время написалъ боярину Стрешневу, что нужно бы вывезти изъ московскихъ приказовъ казенныя деньги, а также и оружіе. Шереметеву дань быль наказъ: отнюдь не делать жестовостей, по объявлять матежникамъ прощеніе, если они покорятся. Шереметевъ, явившись на Волгу, безъ всякаго затрудненія усмириль Черный Яръ, и прівхавши къ Астрахани, послалъ сызранскаго посадскаго Бородулипа уговаривать мятежниковъ. Выбрапный астраханскими мятежниками старшина Носовъ не поддавался увъщаніямъ, называль царя обмъннымъ царемъ, говорилъ, что царь нарушилъ христіанскую въру, что съ ними, астраханцами, заодно многіе люди въ Московскомъ Государствъ, и что они пойдутъ весною выводить бояръ и воеводъ, доберутся "до царской родни, до Нѣмецкой слободы и выведутъ весь его корень". Они злились особенно на Меншикова, котораго звали еретикомъ. Несмотря, однако, на такія смёлыя заявленія, какъ только Шереметевь, подступивши къ Астрахани, удариль изъ пушекъ, тотчасъ мятежники стали сдаваться, и самъ Яковъ Носовъ вышелъ съ повинною къ боярину Вмёсто об'єщаннаго прощенія, мятежниковъ начали отправлять въ Москву, и тамъ, послъ продолжительныхъ и мучительныхъ пытокъ, предали

колесованію. Такъ погибло 365 человѣкъ. Но изъ арміи самого Шереметева множество солдатъ бѣжало въ то время, какъ онъ возвращался изъ Астрахани.

Невыносимые поборы и жестокія истязанія, которыя повсюду совершались надъ народомъ при взиманіи налоговъ и повинностей, приводили народъ въ ожесточение. Народъ бѣжалъ на Донъ и въ украинныя земли; по ръкамъ: Бузулуку, Медвъдицъ, Битюгу, Хопру, Донцу завелись такъ-называемые верховые казачьи городки, населенные сплошь бъглецами. Эти верховые городки не хотёли знать никакихъ податей, ни работъ, ненавидёли Петра и его правленіе, готовы были сопротивляться вооруженною рукою царской ратной силё. Въ 1707 году царь отправиль на Донъ полковника, князя Юрія Долгорукова, требовать, чтобы донскіе казаки выдали всёхъ бёглыхъ, скрывавшихся на Дону; старшины показали видъ покорности, но между простыми казаками поднялся сильный ропотъ, тъмъ болъе, когда въ то же время объявлено было казакамъ приказаніе царя брить бороды. Донскіе казаки считали своею давнею привилегіею давать убѣжище всѣмъ бъглымъ. Когда полковникъ князь Долгорукій со своимъ отрядомъ и съ пятью казаками, данными старшиною, отправился для отысканія бъглыхъ, атаманъ Кондратій Булавинъ, изъ Трехизбянской станицы на Донцъ, напалъ на него 9-го октября 1707 года на ръкъ Айдаръ, въ Ульгинскомъ городкъ, убилъ его, перебилъ всъхъ людей и началъ возмущать донецкіе городки, на-селенные бъглыми. Въ этихъ городкахъ встръчали его съ хлъбомъ и медомъ. Булавинъ составилъ планъ взбунтовать всѣ украин-ные городки, произвести мятежъ въ донскомъ казачествѣ, потомъ взять Азовъ и Таганрогъ, освободить всёхъ каторжныхъ и ссыльныхъ и, усиливши ими свое казацкое войско, идти на Воронежъ, а потомъ и на самую Москву. Но прежде чёмъ Булавинь успёль возмутить городки придонецкаго края, донской атаманъ Лукьянъ Максимовъ быстро пошелъ на Булавина, разбилъ и прогналъ, а взятыхъ въ плѣнъ его сотоварищей перевѣшалъ за ноги. Булавинъ бѣжалъ въ Запорожье, провелъ тамъ зиму, весною явился опять въ верхнихъ казачьихъ городкахъ съ толпою удалыхъ и началъ разсылать грамоты; въ нихъ онъ разсказываль, будто Долгорукій, имъ убитый, производилъ со своими людьми въ казачьихъ городкахъ разныя неистовства: въшалъ по деревьямъ младенцевъ, кнутомъ билъ взрослыхъ, ръзалъ имъ носы и уши, выжегъ часовни со святынею. Булавинъ, въ своихъ воззваніяхъ, убъждаль и начальных лиць, и простых посадских и черных людей стать единодушно за святую въру и другь за друга противъ князей, бояръ, прибыльщиковъ и нѣмцевъ. Онъ давалъ повелѣніе выпускать всёхъ заключенныхъ изъ тюремъ и грозилъ смертною казнью всякому, кто будетъ обижать или бить своего брата. Донской атаманъ Максимовъ пошелъ на него снова, но значительная часть его казаковъ перешла къ Булавину. Въ руки воровского атамана досталось 8,000 р. денегъ, присланныхъ изъ Москвы казакамъ. Самъ Максимовъ едва убъжалъ въ Черкаскъ. Эта побъда подняла значеніе Булавина. За нею поднялись двънадцать городковъ на Съверномъ Донцъ, двадцать шесть — на Хопръ, шестнадцать — на Бузулукъ, четырнадцать — на Медвъдицъ. Возстаніе отоввалось даже въ окрестностяхъ Тамбова: и тамъ въ селахъ крестьяне волновались и самовольно учреждали у себя казацьое устройство.

Въ Пристапномъ городкѣ на Хопрѣ Булавинъ собралъ сходку изъ обитателей разныхъ городковъ и разослалъ по сторонамъ "прелестныя" письма. Онъ требовалъ, чтобы отовсюду половина жителей шла въ сходъ за вѣру и за царя (!) для того, что злые бояре и нѣмцы злоумышляютъ, жгутъ и казнятъ народъ, вводятъ русскихъ людей въ еллинскую вѣру. "Вѣдаете сами, молодцы,— писалъ Булавинъ,— какъ дѣды ваши и отцы положили и въ чемъ вы породились; прежде сего старое поле крѣпко было и держалось, а нынѣ тѣ злые люди старое поле перевели, ни во что почли, и чтобъ вамъ старое поле не истерять, а мнѣ, Булавину, запорожскіе козаки слово дали, и бѣлогородская орда и иныя орды, чтобъ быть съ вами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будутъ противны, пополамъ верстаться не станутъ, или кто въ десятки не поверстается, и тому казаку будетъ смертная казнь".

Задачею мятежа, какъ и при Стенькъ Разинъ, было расширить область казачества. Средоточіемъ его признавался Донъ и Донское казачье войско, которое на поэтическомъ русскомъ народномъ языкъ носило, — какъ наименованіе своего отечества, — Тихій Донъ. Тъ города и поселенія, которые пристануть къ мятежу и введутъ у себя казачье устройство, тъмъ самымъ присоединялись къ Дону или казачьему войску. Въ украинныхъ городахъ жители, состоявшіе изъ бъглыхъ, самовольно назывались казаками: изъ тавихъ-то Булавинъ составилъ отряды подъ начальствомъ предводителей, нареченныхъ, по казацкому обычаю, атаманами: то были Хохлачъ, Драный, Голый, Строка. Булавинъ отправилъ ихъ по украиннымъ городкамъ, а самъ бросился на Черкаскъ. 1-го мая, въ Черкаскъ казаки взбунтовались и выдали Булавину върнаго царю атамана Лукьяна Максимова и съ нимъ старшину; 6-го числа того же мѣсяца, кругъ, собранный въ Ско-

родумовской станиць, ихъ всьхъ въ числь шести человькъ осудиль на смерть. Имъ отрубили головы; Булавинъ провозглашенъ былъ атаманомъ всьхъ ръкъ. Булавинъ не приказалъ въ церквахъ молиться за царя и разослалъ во всь стороны "прелестныя" письма, увърялъ, что поднялся за всъхъ маломочныхъ людей, за благочестіе, за преданія седьми соборовъ, за старую истинную въру; извъщалъ, что казаки намърены отложиться отъ царя за то, что царь перевелъ христіанскую въру въ своемъ царствъ, бръетъ бороды и тайные уды у мужчинъ и у женщинъ, и потому казаки, вмъсто русскаго царя, хотятъ признать надъ собою власть царя турецкаго. И Булавинъ, вслъдъ затъмъ, черезъ кубанскихъ мурзъ послалъ письмо къ турецкому султану. "Нашему государю — писалъ онъ—отнюдь не върь, потому что онъ многія земли разорилъ за мирнымъ состояніемъ, и теперь разоряетъ, и готовитъ суда и войско на турецкую державу".

Булавинъ прежде всего надъялся на украинные городки, но двло возстанія пошло тамъ плохо. Для усмиренія мятежа Петръ послаль майора гвардіи князя Василія Владимировича Долгорукаго и даль ему приказаніе истреблять городки, основанные въ глухихъ мъстахъ и населенные бытлыми. Петръ полагалъ, что эти-то городки составляють зерно мятежа. Царь приказываль Василію Долгорукову руководствоваться записанными въ книгахъ поступками князя Юрія Долгорукаго, прекращавшаго мятежь въ восточных областях Россіи, возбужденный Стенькою Разинымъ. Князь Василій Долгорукій должень быль все жечь, людей рубить безъ разбора, а наиболъе виноватыхъ-колесовать, четвертовать, сажать на колья. Кром'в Долгорукаго, д'виствовать противъ мятежниковъ должны были: стольникъ Бахметевъ и слободскіе малороссійскіе полки. Воровской атамань Голый успёль было напасть на ръчкъ Уразовой (Валуйскаго уъзда) на Сумской слободской полкъ, разбиль его въ-пухъ, и убиль сумскаго полковника. Но Бахметевъ разбиль на ръчкъ Курлакъ Хохлача, пробиравшагося къ Воронежу съ намерениемъ освободить тамъ тюремныхъ сидельцевъ, перебить начальныхъ людей и иноземцевъ. Атаманъ Драный былъ разбить и убить въ битвъ на ръкъ Горъ бригадиромъ Шидловскимъ; тысяча пятьсоть запорождевь, помогавшихь Драному, сдались и всь были истреблены. Наконецъ, посланный Булавинымъ къ Азову отрядъ въ числъ пяти тысячъ быль отбить съ большимъ урономъ. Эти неудачи сразу лишили Булавина дов'єрія. Донскіе казаки, какъ показываетъ вся ихъ исторія, не отличались постоянствомъ: они склонны были начинать мятежи, но упорно вести ихъ не были способны; всегда между ними находилось много такихъ, которые

искушались случаемъ выдавать свою возмутившуюся братію, показать передъ верховною властью свое раскаяніе и черезъ то остаться въ выигрышь. Противъ Булавина составился заговоръ, какъ только счастье измёнило Булавину въ его предпріятіи. Руководителемъ заговора былъ товарищъ Булавина, Илья Зерщиковъ. 7-го іюля напали заговорщики на своего главнаго атамана. Булавинъ отстреливался, убилъ двоихъ казаковъ, но потомъ, увидавши, что враговъ много и ему не сладить съ ними, убъжалъ въ курень и застрелился изъ пистолета. Зерщиковъ, избранный атаманомъ, отъ имени всего войска принесъ царю повинную. Долгорукій заняль Черкаскъ и обощелся милостиво, чтобъ не раздражить казаковъ. Украинные городки, носившіе названіе верховыхъ, осуждены были па истребленіе, а потому бунть, прекратившись въ земль донскихъ казаковъ, не прекратился въ великорусской Украинъ. Бъглые, населявшіе опальные городки, не ожидали себъ никакого милосердія, и поневоль въ отчаяніи должны были рызаться до послёдней степени. Атаманъ Некрасовъ, съ шайкою самозванныхъ казаковъ, бросился-было на востокъ и хотёлъ взять Саратовъ, отъ котораго быль отбить калмыками, а тъмъ временемъ Долгорувій взяль его постоянное містопребываніе — Асауловь городокъ на Дону; главныхъ заводчиковъ, тамъ найденныхъ, приказаль четвертовать, а множество другихъ повъсить: тогда нъсколько соть виселиць, съ повещенными на нихъ мятежниками, было поставлено на плотахъ и пущено по Дону. Некрасовъ, услышавши о разореніи своего городка, убѣжалъ на Кубань съ двухтысячною шайкою и отдался подъ власть крымскаго хана. По его следамъ пошли другіе изъ донскихъ станицъ, преданныхъ расколу, и такъ положено было начало казаковъ-некрасовцевъ, которые поселились на берегу Чернаго моря между Темрюкомъ и Таманью, а въ 1778 году ушли въ Турцію.

Изъ всёхъ атамановъ упорнее показалъ себя Никита Голый. Онъ хотёль продолжать дёло Булавина и разсылалъ "прелестныя" письма. "Идите, — писалъ онъ, — идите, голытьба, идите со всёхъ городовъ, нагіе, босые: будутъ у васъ и кони, и оружіе, и денежное жалованье". Мятежъ длился нёсколько времени въ южной части воронежской губерніи и въ харьковской, но удачи мятежникамъ не было. Острогожскаго слободскаго полка полковникъ Тевяшевъ и подполковникъ Рикманъ, 26-го іюля, разбили при урочищё Сальцова Яруга воровское полчище и взяли въ плёнъ атамана Семена Карпова, потомъ побрали и поразоряли городки: Ревеньки, Закатный, Билянскій, Айдарскій. Голый не унывалъ, собиралъ послёднія силы и укрёпился въ Донецкомъ городке

съ другимъ атаманомъ, Колычевымъ. 26-го октября Долгорукій съ Тевяшевымъ взяли и этотъ городокъ, сожгли его, многихъ захваченныхъ истребили, но Голый съ Колычевымъ убѣжалъ. Долгорукій догналъ его на Дону у Рѣшетовой станицы. У Голаго было восемь тысячъ. Онъ вступилъ въ битву. Вся его шайка погибла; множество мятежниковъ потонуло; попавшіеся въ плѣнъ были казнены. Но Голый еще разъ спасся бѣгствомъ. По царскому приказанію, были сожжены всѣ городки по берегамъ рѣкъ Хопра, Медвѣдицы до Устьмедвѣдицкой станицы, Донца до Лугани, и по всему протяженію рѣкъ: Айдара, Бузулука, Деркула, Черной Калитвы. Всѣ обитатели этихъ городковъ, тѣ, на которыхъ падало обвиненіе въ участіи въ мятежѣ, истреблены, прочихъ перевели въ другія мѣстности, гдѣ съ нихъ удобнѣе было требовать платежа налоговъ и отправленія повинностей.

## Ш.

Отъ Альтранштадтскаго мира до Прутскаго мира Россіи съ Турцією.

Народное возстаніе безпокоило Петра на востокъ государства, а съ запада готовилось вторжение шведовъ. После примирения Августа съ Карломъ и отказа польскаго короля отъ короны, Польша оставалась въ неопредъленномъ положении. Приходилось полякамъ: или признать королемъ Станислава, навязаннаго имъ чужеземною силою, или выбирать новаго. Еслибы у нихъ доставало политическаго смысла и гражданскаго мужества, то, конечно, они бы стремились устроить у себя правительство, не угождая ни Петру, ни Карлу. Но тутъ открылось, что польскіе паны, заправлявшіе тогда своимъ государствомъ, повели уже Ръчь Посполитую на дорогу къ разложенію. Вліятельные паны, бывшіе сторонники Августа и противники Станислава, составлявшіе генеральную конфедерацію, безъ зазрѣнія совѣсти просили отъ русскаго царя подачекъ за то, что будутъ держать Рѣчь Посполитую въ союзѣ съ Россіей и въ войн'в съ Карломъ. Такимъ образомъ, куявскій бискупъ примасъ Шенбекъ, люблинскій и мазовецкій воеводы, коронный подканцлеръ, маршалокъ конфедераціи, тайно взяли изъ рукъ русскаго посла Украинцева по нѣскольку тысячъ. Кромѣ того, Петръ далъ конфедераціи 20,000 рублей на войско. Петръ успѣлъ на столько, что генеральная конфедерація, собравшись во Львов'в, заключила договоръ съ Россіей д'яйствовать противъ Карла. Съ своей стороны Августъ, посредствомъ своихъ благопріятелей, ув'яинодом ато поляковъ, что онъ не хочеть отказываться оть короны.

Петръ въ эту пору ему не довърялъ и пытался-было предложить корону сыну покойнаго короля Собъскаго, Якову. Тотъ отказался. Петръ предлагалъ польскую корону трансильванскому князю Ракочи. Последній не прочь быль сделаться польскимь королемь, по не успёль составить въ Польше себе партіи. Наконець Петръ предлагалъ польскую корону знаменитому имперскому полководцу Евгенію Савойскому, но тоть, также какь и Собъскій, не прельстился на опасную корону. Между тъмь, соображая, что теперь приходилось вести войну съ Карломъ безъ союзниковъ, Петръ дълалъ попытки примириться съ Карломъ, и для этого искалъ посредничества въ Англіи, Австріи, у Голландскихъ Штатовъ и даже у Людовика XIV. Но дъло не могло пойти на ладъ, потому что Карлъ XII не хотълъ мириться иначе, какъ на условіи, чтобы Россія возвратила всъ сдъланныя ею завоеванія, а Петръ ни за что не хотълъ мириться иначе, какъ оставивъ за собою Петербургъ. Притомъ же въ Европъ вообще господствовало такое мнъніе, что не слъдуетъ давать Россіи усиливаться и допускать ее въ систему европей кихъ государствъ. Французскій кабинетъ прямо указывалъ Турціи опасность отъ усиленія Россіи, которая начнеть волновать единоплеменные и единовърные народы, на-ходившіеся подъ властью Оттоманской Порты. Въ Австріи боя-лись вреднаго для нея вліянія Россіи на подвластныхъ славянъ и особенно православныхъ. Шведскіе министры настраивали и Англію, и Голландію, въ такомъ же враждебномъ лухъ, поддерживая мнѣніе, что если Россія усилится, то сдѣлаетъ варварское скиеское нашествіе на Европу. Однимъ словомъ, всѣ стремленія Петра сдълать Россію европейскимъ государствомъ не только не находили сочувствія въ Европъ, но возбуждали зависть и боязнь. Вивств съ твиъ на русскихъ прододжали смотрвть съ высокомфриымъ презръніемъ. Въ такихъ-то обстоятельствахъ Петру оставалось бороться съ Карломъ одинъ на одинъ. Къ счастью русскаго государя, упрямый и своенравный король шведскій, не слушаясь советовь ни государственных людей, ни опытных полководцевъ, повелъ свои дъйствія какъ можно лучше для Россіи.

Задумавши походъ въ русскія владінія, Карлъ пропустиль все літо и осень, простоявша літо въ Саксоніи, а осень въ Польші, и двинулся въ походъ въ Литву зимою, подвергая свое войско и стужі, и недостатку продовольствія; вдобавокъ онъ раздражаль поляковъ, не скрывая явнаго къ нимъ презрінія и безъ всякой пощады ихъ обиралъ. Гродно было въ рукахъ русскихъ; Карлъ неожиданно явился подъ этимъ городомъ, думая захватить въ немъ Петра: русскій царь едва двумя часами раніе успіль убхать

оттуда. Защищавшій Гродно бригадирь русской арміи Мюлендорфъ, послъ недолгаго сопротивленія, впустиль въ городъ шведовъ, а потомъ, страшась наказанія, передался непріятелю. Петръ, узнавши, что врагъ его собирается чрезъ Бѣлоруссію идти въ московскіе предёлы, приказаль опустошать Белоруссію, чтобъ шведы на пути не находили продовольствія, а самъ уб'єжаль въ Петербургъ, съ горячечною деятельностью занялся укрепленіемъ его, приказываль въ то же время укрѣплять Москву, велѣлъ даже, при первомъ опасномъ случав, вывозить всв казенныя и церковныя сокровища на Бълоозеро, дълалъ распоряженія объ укръпленіи другихъ городовъ: Серпухова, Можайска, Твери, даль повельніе жителямь, подъ смертною казнью, не выходить изъ своихъ мёсть жительства и быть готовыми къ осаде, приказываль гнать народъ на работы для укрёпленія городовъ. Петръ думаль, что съ весною придется отчаяннымъ образомъ защищаться отъ непріятельскаго вторженія въ предёлы государства. Но Карлъ, вступивши въ Литву, сталъ въ мѣстечкѣ Радошковичахъ и простояль тамъ четыре мёсяца. Не ранёе іюня выступиль онь по пути въ Россію на Березину. Тамъ русскіе, подъ командой Шереметева и Меншикова, берегли переправу, и 3-го іюля въ мъстечкъ Головчинъ произошла битва. Русскіе дрались упорно, но отступили. Шведы могли хвалиться побъдою, но имъ она стоила дорого. Положение русскихъ однако становилось затруднительнымъ, потому что они не знали, по какому направленію пойдетъ Карлъ: на съверъ или на югъ, въ Смоленскъ или въ Украину? Карлъ прибылъ въ Могилевъ, простоялъ тамъ около мъсяца, дожидансь генерала Левенгаупта съ его корпусомъ въ 16,000 чел. изъ Лифляндіи. Въ августъ, не дождавшись Левенгаупта, шведскій король выступиль, перешель Днёпрь и двинулся къ р. Сожъ. Русскіе думали, что онъ идетъ на Смоленскъ. Дъйствительно, Карлъ шелъ на сверъ ко Мстиславлю, и 29-го августа встретился съ русскимъ войскомъ у местечка Добраго. Самъ царь участвоваль въ битвъ; русскіе и здъсь остались въ потеръ. Карлъ пошель за ними всивдь, имвль еще одну стычку съ русскими и остановился. Ему оставалось подождать Левенгаунта, который быль уже у Шклова, и потомъ дъйствовать противъ русскихъ, усиливши свое войско; но Карлъ, 14-го сентября, внезапно повернулъ назалъ и направился къ Украинъ. Русскіе не преслъдовали его и обратили всв силы на Левенгаупта. При мъстечкъ Лъсномъ, 28-го сентября, русское войско подъ предводительствомъ Меншикова, въ присутствія царя, вступило въ кровопролитную битву ночью. Левенгаупть быль разбить на-голову (до 8,000 тысячь шведовь было убито; 2,673 чел. взято въ плінь съ пушками и знаменами); Левенгаупть успіль привести къ королю только 6,700 человікь, и то безь всякихь запасовь.

Карлъ шелъ въ Украину съ большими надеждами. Малороссійскій гетманъ Иванъ Мазена вступилъ съ нимъ въ тайный договоръ, и его тайная присылка къ королю съ просьбою идти скорѣе, была, какъ говорили, причиною внезапнаго поворота королевскаго. Ни Петръ, ни его государственные люди, никакъ не ожидали измѣны тогдашняго малороссійскаго гетмана, бывшаго однимъ изъ самыхъ любимыхъ и довѣренныхъ людей у русскаго государя. Петръ цѣнилъ его умъ, образованность, преданность видамъ своего государя, надѣлялъ его богатствами и отличіями. Мазена былъ второй изъ получившихъ учрежденный Петромъ орденъ Андрея. Но тогдашнее положеніе Малороссіи дѣлало естественнымъ такое явленіе. Съ самаго Богдана Хмельницкаго эта страна находилась въ постоянномъ колебаніи.

Уступая тяжелымъ обстоятельствамъ, малоруссъ поневолѣ клонилъ голову то передъ ляхомъ, то передъ "москалемъ", то передъ туркомъ, а въ душъ не любилъ никого изъ нихъ: его завътнымъ желаніемъ было прогнать ихъ всёхъ отъ себя и жить дома на своей волё. Это, между тёмъ, было невозможно, не только по обстоятельствамъ, извив вліявшимъ на Малороссію, но по причинъ внутренней безладицы, м'вшавшей всёмъ промысламъ и стремленізмъ направиться къ одной цёли. Козацкіе старшины и вообще люди, у которыхъ горизонтъ политическихъ возгрений былъ шире, чёмъ у простолюдиновъ, пропитаны были совсёмъ иными понятіями, чёмъ какія господствовали у великоруссовъ. Они чуяли, что русская самодержавная власть посягнеть на то, что въ Малороссіи называлось козацкою вольностію. Уже со стороны великорусскихъ важныхъ лицъ дѣлались зловѣщіе намеки на необходимость поставить Малороссію на великорусскій образецъ. По поводу постройки нечерской крипости въ Кіеви, стали отрывать козаковъ отъ хозяйственныхъ занятій и гонять на земляныя работы, а великорусскіе служилые люди, наводнявшіе Украину, обращались съ туземцами нагло и свиръпо. Мазена быль человъкъ своего времени; для него, поставленнаго на челъ власти въ своемъ краъ, независимость Малороссіи не могла не быть идеаломъ. При невозможности достигнуть этого идеала, онъ, наравнъ съ своими соотечественниками, могъ только втайнъ вздыхать, а передъ великоруссами казался върнымъ слугою царя. Но вдругъ явилось искушение и надежда достичь желанной цёли. Уже не разъ польскіе сторонники шведскаго короля дълали Мазенъ соблазнительныя предложенія; онъ

ихъ отвергалъ, потому что не надъялся на успъхъ. Но когда противникъ Карла и союзникъ Петра лишился короны, и Петру приходилось теперь одному безъ союзниковъ бороться съ победоноснымъ соперникомъ, когда Петръ готовился уже не расширять предълы своего государства, а защищать его средину отъ непріятельскаго вторженія, -- Мазепа увлекся предположеніемъ, что въ предстоявшемъ поворотъ военныхъ обстоятельствъ побъда останется за шведскимъ королемъ, и если Малороссія будеть упорно стоять за Россію, то Карлъ отниметь єе у Россіи и отдасть Польшь, а потому казалось дёломъ благоразумія заранёе стать на сторону Карла, сь темь, чтобы, после расправы съ Петромь, Малороссія признана была самостоятельнымъ независимымъ государствомъ. Въ этомъ смыслѣ Мазепа сталь вести тайные переговоры, но все еще колебался и не открывалъ своего замысла никому, кромъ самыхъ близкихъ; когда же Карлъ приблизился къ Украинъ, а Меншиковъ потребовалъ гетмана къ себъ на соединение съ великорусскими военными силами для совмъстнаго дъйствія противъ Карла, -Мазепа очутился въ роковой необходимости выбирать либо то, либо другое: 24 октября 1708 года, онъ присоединился къ шведскому войску съ нёсколькими лицами изъ козацкой старшины, съ четырьмя полковниками и отрядомъ козаковъ; — но тъ, которые пошли за нимъ, стали потомъ уходить отъ него, когда узнали куда онъ ихъ ведетъ.

Петръ, никакъ не ожидавшій такого событія, узналъ о немъ 27 октября въ Погребкахъ на Деснъ, гдъ наблюдалъ за движеніями непріятеля. Онъ приказаль Меншикову истребить до-тла Батуринъ, столицу гетмана. Русскіе взяли Батуринъ 1 ноября, и перебили въ немъ все живое съ такою жестокостію, какою отличались въ Ливоніи и въ собственной земл'в во время укрощенія булавинскаго бунта. Вследъ за темъ Петръ приказалъ съехаться въ городъ Глуховъ, къ 4 ноября, малороссійскому духовенству и старшинь. Тамъ избранъ былъ новымъ гетманомъ стародубскій полковникъ Иванъ Скоропадскій, а потомъ, угождая царю, малороссійское духовенство совершило обрядъ преданія анавемѣ Мазены съ его соучастниками. Послъ того между Карломъ и Мазеною съ одной стороны, и Петромъ со Скоропадскимъ-съ другой, началась полемика манифестами и универсалами, обращаемыми къ малороссійскому народу. Карлъ и Мазепа старались вооружить народъ противъ Москвы, пугая его темъ, что царь хочеть уничтожить козацкія вольности, а Петръ и Скоропадскій уверяли малоруссовъ, что Мазепа имъетъ намъреніе отдать Малороссію въ прежнее порабощение Польшъ и ввести унію. Петръ приказаль

сложить съ народа поборы, установленные гетманомъ Мазеною, и въ своемъ манифестѣ выразился такъ: "пи одинъ народъ подъ солнцемъ такими свободами и привилегіями и легкостію похвалитися не можетъ, какъ народъ малороссійскій, ибо ни единаго пенязя въ казну нашу во всемъ малороссійскомъ краѣ съ нихъ брать мы не повелѣваемъ".

Малороссія не пошла за своимъ старымъ гетманомъ: интересы простонародной массы были противоположны интересамъ старшинъ и вообще богатыхъ и значныхъ людей козацкаго сословія. Посл'єдніе понимали вольность въ такомъ смысл'є, чтобы привилегированный классь, въ родъ польской шляхты, управляль всею страною и пользовался ея экономическими силами насчетъ остального народа — такъ называемой черни, а простонародная громада хотела полнаго равенства, всеобщаго козачества. Едва только пошла по Малороссіи вѣсть, что чужестранцы приблизились къ предѣламъ малороссійскаго края и гетманъ со старшиною переходять на ихъ сторону, народъ заволновался, стали составляться шайки — нападать на чиновныхъ людей, на пом'вщиковъ, грабить богатыхъ торговцевъ, убивать іудеевъ, и Мазепа, заду-мавшій со старшиною доставить Малороссіи независимость и свободу, должень быль сознаться, что народь не хочеть такой независимости и свободы, а желаеть иной свободы, къ которой стремленіе начинаеть грабежемъ и расправою надъ знатными и богатыми людьми. Тъ, которые носили козацкое званіе и были отличены по правамъ личнымъ и имущественнымъ отъ посполитыхъ людей или черни, быть можетъ пошли бы за своимъ предводителеми, еслибы у Карла были большія силы, а у Петра было ихъ мало. Вышло наоборотъ: козаки увидали, что Карлъ пришелъ съ малочисленнымъ войскомъ и трудно было ему дополнять его изъ далекаго своего отечества, а Петръ явился съ ратью, вдвое превосходившею силы его соперника; войско Петра безпрестанно увеличивалось и готово было безжалостно разорять малороссійскій край, если козаки стануть заявлять расположение къ шведамъ.

Царь сталь въ Лебединъ. Карлъ занялъ Ромны, взялъ Гадячъ, потомъ потерялъ Ромны. Наступили такіе суровые морозы,
какихъ не помнили въ Малороссіи дѣды и прадѣды. Птицы замерзали, летая по воздуху. Воины отмораживали себѣ руки и
ноги. Шведы терпѣли болѣе русскихъ, потому что одѣты были
легче; это уменьшило силы Карла, а силы Петра увеличивались
прибывавшими рекрутами.

Въ началъ января 1709 года шведы взяли мъстечко Веприкъ, и тъмъ ограничились ихъ успъхи. Петръ услышалъ, что Карлъ

возбуждаеть турокъ идти на Россію и самъ намѣревается двипуться на Воронежъ. Это побудило Пстра оставить войско и
ѣхать въ Воронежъ, чтобы распорядиться тамъ относительно своихъ
кораблей. Онъ поѣхалъ въ началѣ февраля и осматривалъ въ
Воронежѣ и Тавровѣ корабельныя работы; вмѣстѣ съ мастеровыми
собственноручно самъ работалъ, въ то же время занимался внутренними дѣлами и даже поправлялъ печатаемыя въ то время вѣдомости, календари и учебныя книги. Со вскрытіемъ рѣкъ царь
спустилъ въ Тавровѣ на воду новопостроенные корабли и, несмотря на нездоровье, отправился внизъ по Дону въ Новочеркаскъ, гдѣ приказалъ казнить Илью Зерщикова, напрасно думавшаго избавиться выдачею Булавина, посѣтилъ Азовъ, осмотрѣлъ
Троицкую крѣпость, нѣсколько разъ плавалъ по Азовскому морю,
производя морскія эволюціи, а въ маѣ возвратился къ войску
степью, черезъ Харьковъ.

Между темь въ отсутствии Петра продолжались военныя действія со шведами; двѣ стычки подъ Краснымъ-Кутомъ и Рашевкою, хотя довольно кровопролитныя, не имъли важныхъ последствій, но очень важнымь деломь была расправа съ запорожцами. Кошевой Костя Гордіенко, приставши къ Мазепъ, увлекъ все товарищество; запорожды обезчестили присланныхъ къ нимъ царскихъ стольниковъ, которые привезли милостивую царскую грамоту, денегъ на войско и въ подарокъ старшинамъ. Замъчательно, что запорожцы, всегда державшіеся интересовъ черни въ борьбъ съ козацкою старшиною, и на этотъ разъ заявили такое требованіе, которое было противно какъ Петру, такъ и Мазень: чтобы въ Малороссіи не было старшины и чтобы весь народъ былъ вольными козаками какъ въ Съчи. Гордіенко отправился затёмъ съ запорождами въ Малороссію; къ нему начала приставать чернь изъ Переяславскаго полка; Гордіенко провозглашаль всеобщую козаччину и приказываль народу на объихъ сторонахъ Дивпра собираться и бить старшинъ. Тогда, по приказанію Петра, полковникъ Яковлевъ изъ Кіева двинулся на судахъ внизъ по Дивпру, разбилъ полчища, собравшіяся у Переволочны, доплыль до Съчи, и послъ упорнаго сопротивленія взяль ее приступомъ. Большая часть изъ находившихся въ Съчи запорождевъ пала въ битећ; до трехъ сотъ человћиъ взято въ плънъ и казнено по приказанію государя. Но въ Съчи оставалась тогда небольшая часть всего запорожского коша; остальные съ Гордіенкомъ и со всею старшиною успѣли пробраться черезъ Малороссію, разбили русскій отрядъ полковника Кампеля и соединились съ Карломъ.

Когда, 31 мая, Петръ возвратился къ войску, Карлъ, устро-ивши свою главную квартиру въ Опошнѣ, уже около двухъ мѣ-сяцевъ занимался осадою Полтавы: онъ надѣялся въ ней найти большіе запасы. Полтавскій комендантъ Келинъ не только отвер-галъ всякія предложенія къ сдачѣ, но дѣлалъ смѣлыя вылазки и наносилъ уронъ непріятелю. Царь, явившись изъ путешествія въ свое войско, расположенное подъ Полтавой на другой сторонѣ Ворсклы, извѣстилъ о своемъ прибытіи коменданта письмомъ, бро-шеннымъ въ пустой бомбѣ. Петръ принялъ намѣреніе переправить войско на другую сторону и дать генеральную битву, чтобы освободить Полтаву отъ осады. Переходъ черезъ ръку совершался нъсколько дней; 20 іюня русскіе были уже на другой сторонъ ръки и расположились лагеремъ, который стали укрѣплять шанцами. Шведы попытались въ послѣдній разъ взять Полтаву приступомъ, но были отбиты, и Полтава освободилась отъ осады. Готовясь къ битвъ, Петръ откладывалъ ее со дня на день до прибытія 20,000 калмыковъ, но Карлъ, узнавши объ этомъ, приказалъ двинуть войско въ битву 27 іюня на разсвътъ. Шведскою арміею предводительствовалъ Реншильдъ. Самъ Карлъ XII получилъ передъ дительствовалъ Реншильдъ. Самъ Карлъ XII получилъ передъ тѣмъ рану въ ногу и, сидя въ качалкѣ, велѣлъ возить себя по полю битвы. Всею русскою арміею командовалъ фельдмаршалъ Шереметевъ, артиллеріею—Брюсъ, правымъ крыломъ—генералъ Ренне, а лѣвымъ—Меншиковъ. Самъ Петръ участвовалъ въ битвѣ, не избѣгая опасности: одна пуля прострѣлила ему шляпу, другая попала въ сѣдло, а третья повредила золотой крестъ, висѣвшій у него на груди. Въ это-то время, ободряя своихъ воиновъ, онъ сказалъ знаменитыя слова: "вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное... а о Петрѣ вѣдайте, что ему жизнъ не дорога, только бы жила Россія, слава, честь и благосостояніе ея!" Черезъ два часа участь битвы была рѣшена. Шведы были разбиты на-голову и бѣжали, оставивши болѣе 9,000 на полѣ битвы. Бѣжавшимъ шведскимъ войскомъ командовалъ Левенгауптъ. Самъ фельцмаршалъ Реншильнъ съ тремя генералами и тысячью Самъ фельдмаршалъ Реншильдъ съ тремя генералами и тысячью воиновъ взяты въ плѣнъ. Карла едва спасли отъ плѣна: его качалка досталась русскимъ. Главный министръ шведскаго короля, графъ Пипперъ, со всею королевскою канцеляріею явился въ Полтаву и сдался русскимъ. На полѣ битвы въ тотъ же день Петръ устроилъ пиръ, пригласилъ къ нему шведскихъ военно-плънныхъ генераловъ, возвратилъ имъ шпаги, обласкалъ, хвалилъ за върность своему государю и, наливши кубокъ вина, сказалъ: "пью за здоровье вась, моихъ учителей въ военномъ искусствъ".

— "Хорошо же отблагодарили ученики своихъ учителей"! — отвътилъ Реншильдъ 1).

На другой день посл'в Полтавской битвы Петръ послалъ Меншикова въ погоню за бъжавшимъ непріятелемъ, а самъ приказаль въ присутствіи своемъ похоронить убитыхъ русскихъ и собственноручно засыпаль ихъ землею <sup>2</sup>). Меншиковъ догналь шведское войско на усть в Ворсклы у Переволочны. Население все разбъжалось; войску не на чемъ было переправляться черезъ Двъпръ; запорожцы едва успъли переправить на лодкахъ Карла и Мазепу. Левенгаунть и товарищь его Крейць были застигнуты Меншиковымъ, не сопротивлялись, не имъя ни пороху, ни артиллеріи, и сдались военнопленными съ 16,000 войска. Петръ отправилъ за Инвирь два драгунскихъ полка подъ начальствомъ генерала Волконскаго за Карломъ и Мазепою, давши приказаніе, "если поймають Карла, то обходиться съ нимъ честно и почтительно, а если поймають Мазену, то вести его за пръпкимъ карауломъ и смотръть, чтобы онъ какимъ-нибудь способомъ не умертвилъ себя". Запорожцы успъли провезти Карла съ нъсколькими генералами и Мазепу съ его приверженцами на татарскихъ телетахъ черезъ степь до Очакова. Отрядъ Волконскаго, догнавши ихъ при переправъ черезъ Бугъ, захватилъ въ илънъ иъсколькихъ шведовъ и козаковъ.

Петръ приказалъ разослать пленныхъ шведовъ по городамъ, назначивъ имъ жалованье по ихъ чинамъ, но приказавши простыхъ шведовъ употреблять на казенныя работы, наградилъ русскихъ генераловъ, участвовавшихъ въ битве, орденами, высшими чинами и вотчинами, офицеровъ—своими золотыми портретами и медалями, солдатъ — серебряными медалями и деньгами, а самъ получилъ чинъ генералъ-лейтенанта. Въ Москве на радостяхъ восемь дней сряду звонили безъ устали и палили изъ пушекъ; по улицамъ кормили и поили народъ, угощая вместе съ темъ и шведскихъ плениковъ, по вечерамъ зажигали потешные огни. Самъ царь отправился съ Меншиковымъ въ Польшу.

<sup>1)</sup> Это не помѣшало однако, обласкавши плѣнниковь, разослать ихъ въ Спбарь, а къ графу Пипперу, который сдался добровольно и не могь быть причтенъ къ числу военноплѣнныхь. Петръ придрался за то, что, еще находясь при королѣ своемъ, опъ оказываль себя враждебнымъ къ Россіи. Петръ обязываль его заплатить 50,000 руб. за сожженные русскими голландскіе корабли ошибкою вмѣсто шведскихъ. Пипперъ даль царю вексель на требуемую сумму, но какъ по этому векселю не были получены деньги, то Петръ держаль его въ тюрьмѣ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) До сихъ поръ существуетъ подъ Полтавою высокій холмъ, называемый "шведскою могилою", куда ежегодно отправляется крестиам процессім въ годовщину Полтавской битвы

Августъ, услыхавши о несчастіи Карла, увидѣлъ возможность нарушить Альтранштадтскій миръ и, собравши 14,000 саксонскаго войска, двинулся въ Польшу, обнародовалъ манифестъ, въ которомъ доказывалъ справедливость разрыва вынужденнаго мира со шведскимъ королемъ, взваливалъ вину на своихъ министровъ и представлялъ свои права на польскій престолъ, ссылаясь на то, что папа не утвердилъ Станислава королемъ. Петръ прівхалъ въ Варшаву. Паны, противники Лещинскаго, величали Петра спасителемъ своей вольности, тъмъ болье, что русскій отрядъ, посланный передъ тёмъ въ Польшу подъ начальствомъ Гольца, вмёстё съ гетманомъ Синявскимъ, одержалъ побёду надъ вой-сками Станислава. 26 сентября Петръ пріёхалъ въ Торунь и тамъ свидёлся съ Августомъ; все прежнее казалось забытымъ; Петръ простилъ ему измённическій миръ со шведами и выдачу Паткуля. Августъ все сваливалъ на своихъ министровъ. Друзья снова заключили оборонительный договоръ противъ Швеціи; Августъ уступалъ Эстляндію Россіи; царь объщалъ польскому королю, въ вознагражденіе издержекъ, Ливонію, но туть же проговорился, сказавши саксонскому министру Флемингу, что пріобрътенное Россією на войнъ безъ участія союзниковъ будетъ принадлежать Россіи. Изъ Торуня Петръ отправился по Вислѣ въ Маріенвердеръ и тамъ видѣлся съ прусскимъ королемъ; съ нимъ также заключилъ онъ договоръ противъ Швеціи. Царь оттуда прибылъ въ Курляндію, а Шереметевъ съ 40,000-нымъ войскомъ, въ началъ октября, подошелъ къ Ригъ. Самъ Петръ прибылъ къ войску, сдълалъ осмотръ окрестностей Риги, и 14 ноября собственноручно пустилъ въ Ригу три бомбы; затъмъ онъ оставилъ 7,000 войска держать въ блокадъ городъ до весны, а остальное войско приказаль расположить по квартирамь въ Ливоніи и Курляндіи. Изъ-подъ Риги Петръ черезъ Петербургъ отправился въ Москву и въ декабрѣ устроилъ себѣ и своимъ генераламъ торжественное вшествіе въ Москву черезъ семь тріумфальныхъ воротъ, украшенныхъ всевозможными символическими знаками. Церемоніи, ръчи, потьшные огни и пиры продолжались въ теченіе нъсколькихъ дней.

Полтавская битва получила въ русской исторіи такое значеніе, какого не имёла передъ тёмъ никакая другая. Шведская сила была надломлена; Швеція, со временъ Густава-Адольфа занимавшая первоклассное м'єсто въ ряду европейскихъ державъ, потеряла его навсегда, уступивши Россіи. Унизительный Столбовскій миръ, лишавшій Россію выхода въ море, теперь невозвратимо уничтожился. Берега Балтійскаго моря, завоеванные Пе-

тромъ, невозможно было уже отнять отъ Россіи. Въ глазахъ всей Европы Россія, до сихъ поръ презираемая, показала, что она уже въ состояніи, по своимъ средствамъ и военному образованію, бороться съ европейскими державами и, следовательно, имела право, чтобы другія державы обращались съ нею, какъ съ равною. Наконецъ, съ этого времени деятельность Петра, до сихъ поръ поглощаемая войною и сборомъ средствъ для войны, гораздо больше обратилась на внутреннее устройство страны.

Еще въ концѣ 1708 года, состоялось важное распоряженіе о раздѣленіи всей Россіи на губерніи. Учреждено было восемь губерній: ингерманландская, архангельская, московская, смоленская, кіевская, азовская, казанская и сибирская 1).

Всёхъ городовъ въ восьми губерніяхъ было въ то время 339, а изъ нихъ 25 приписанныхъ къ корабельнымъ воронежскимъ дёламъ въ азовской губерніи.

Въ 1709 году все вниманіе Петра было поглощено войною. Внутреннія распоряженія клонились исключительно къ доставленію средствъ, которыя, однаво, при всёхъ усиленныхъ мёрахъ, оказывались недёйствительными. На дёлё совершалось не то, что на бумагѣ. Откупщики, бравшіе на откупъ казенные доходы, объявляли себя несостоятельными. Пчелиные промыслы, обложенные съ 1704 года налогомъ, не приносили доходовъ, потому что владётели пасёкъ не представляли о нихъ отписей и не платили въ казну ничего: поэтому велёно было сдёлать новый пересмотръ пасёкъ и бортныхъ ухожаевъ и обложить ихъ по

<sup>1)</sup> Интерманландская, обнимавшая вновь пріобрётенное Балтійское Поморье, прежнія земли: Новгородскую, Псковскую, Бізлозерскую и верхнюю Волгу до Романова; Архангельская, заключавшая Съверное Поморье, Вологду и часть нынышней Костромской губернін; Московская, обнимавшая средину государства (нывішнія губернія: Московскую, Тульскую, часть Калужской, Рязанскую, Владимірскую и часть Ярославской); Смоленская, въ которую входила вынёшняя Смоленская и часть Калужской губерніи; Кіевская, обнимавшая Гетманщину и большую часть нынъшнихъ губерній: Харьковской, Курской и Орловской; Азовская, куда причислялись берега Дона съ его притоками въ губерніяхъ: Тульской и Рязанской, вся Воронежская, часть Харьковской, Курской, Тамбовской и Пензенской; Казанская, въ которой заключалось все Поволжье отъ Юрьевца вплоть до Астрахани и Терека, также восточная полоса до Янка, а на западъ Пенза съ прилежащими городами; наконецъ, Сибирская, въ которую входила вся Сибирь, а также Пермь и Вятка съ ихъ городами. Первыми губернаторами были назначены: въ Петербургской-князь Меншиковь: въ Архангельской — князь Петръ Алексвевичъ Голицынъ; въ Московской — Тиховъ Никитичъ Стрешневь; въ Смоленской-Петръ Самойловичъ Салтыковъ; въ Кіевскойкнязь Дмитрій Михайловичь Голицынь; въ Азовской-адмираль Өедөръ Матвевичь Апраксинъ; въ Казанской — Петръ Матевевичъ Апраксинъ; въ Сибирской — князь Петръ Матвеевичь Гагаринъ.

1-му рублю 3 алтына и 2 деньги за пудъ меду, тогда какъ прежде въ казну брали только по два фунта съ улья, и по 8 денегъ. Несмотря на всѣ мѣры, недоимки по всѣмъ статьямъ оставались за нѣсколько лѣтъ невзнесенными, не было возможности ихъ собрать, и, наконецъ, правительство должно было въ ноябрѣ 1709 года скинуть всѣ прежнія недоимки и взыскивать только за два послѣдніе года. Впрочемъ, послѣдующіе указы противорѣчили предыдущимъ: послѣ скидки старыхъ недоимокъ, осенью 1711 года, велѣно было взыскивать недоплаченныя деньги съ 1705 года.

Послѣ побѣды надъ шведами, Петръ, считая свой любимый Петербургъ уже кръпкимъ за Россіею, принялся за устройство его болве энергическимъ образомъ, а это послужило поводомъ къ такому отягощенію народа, съ какимъ едва могли сравниться всё другія мёры. Въ 1708 году выслано было въ Петербургъ сорокъ тысячъ рабочихъ. Въ декабръ 1709 года со всъхъ посадовъ и убздовъ, съ дворцовыхъ, церковныхъ, монастырскихъ и частныхъ имёній велёно было собрать, кромё каменьщиковъ и кирпичниковъ, такое же число — 40,000 человъкъ и пригнать на работу въ Петербургъ. На хлъбъ и на жалованье рабочимъ, по полтинъ въ мъсяцъ, назначено собрать съ тъхъ дворовъ, съ которыхъ не было взято рабочихъ, что составило сумму 100,000 рублей. Въ 1710 году изъ московской губерніи вельно было взять въ Петербургъ 3,000 рабочихъ, распредёливъ ихъ по десяткамъ, такъ что въ каждомъ десяткъ быль плотникъ съ инструментами, и жалованье назначено ему по рублю въ мъсяцъ; въ томъ же году вельно выслать къ слъдующему 1711 году на двъ перемъны по 6,075 человъкъ, приставивши къ нимъ приказчиковъ изъ техъ селеній, изъ которыхъ будутъ выбраны работники. Независимо отъ этого, отправляли такимъ же образомъ рабочихъ въ Азовъ 13-го іюня 1710 года; на сто версть кругомъ Москвы, велено было набрать молодыхъ людей отъ пятнадцати до двадцати лётъ и отправить въ матросы въ Петербургъ. Въ 1711 году опять потребовали въ Петербургъ новыхъ 40,000 рабочихъ, и приказали собрать на нихъ 100,000 рублей. Но полное число требуемыхъ работниковъ не высылалось, потому что много дворовъ, значившихся по книгамъ, оставались на дёлё пустыми. Хлёбный провіанть, для продовольствія этихъ рабочихъ людей, собирался со всего государства по числу дворовъ, и каждый годъ оставались недоимки, которыхъ сумма все болве и болве возрастала противъ прежнихъ лътъ. Такъ, напримъръ, изъ 60,589

четвертей, слёдуемых в сбору въ казпу на провіанть изъ дворцовых и пом'єщичьих им'єній, въ 1708 году не доплачено 22,729; въ 1709—32,692; въ 1710—36,331; тоже съ им'єній церковнаго в'єдомства: изъ 34,127 четвертей въ недоимк'є было: въ 1707 году—7,000 четвертей; въ 1708—8,586; въ 1709— 14,251; въ 1710—19,308 четвертей.

Судостроительныя работы не ограничивались однимъ Петербургомъ: строились шнавы въ Олонцѣ, гдѣ начальствовалъ надъ работами голландецъ Дефогельдедамъ. Въ Архангельскѣ строились суда, подъ наблюденіемъ голландца Вреверса, построившаго тамъ большой фрегатъ. Въ московской губерніи, на Дубенской и Нерльской пристаняхъ, строились суда, называемыя "тялками", для спуска съ казенными запасами. Въ Казани устроена была верфь и строились суда, называемыя "семяками" и "тялками"; тамъ на верфи работала толпа голландцевъ и русскихъ рабочихъ, подъ наблюденіемъ мастера Тромпа; государь послалъ къ нему учиться молодыхъ дворянскихъ дѣтей. Близъ Воронежа предолжалось кораблестроительное дѣло въ Тавровѣ и Усердѣ, и для того въ сентябрѣ 1711 года велѣно послать туда 1,400 плотниковъ.

Рекрутскіе наборы шли своимъ чередомъ; возникшая тогда война съ Турціей потребовала усиленія рекрутчины. Въ 1711 году собрано со всёхъ губерній, кромѣ петербургской, 20,000 рекруть и, кром' того. деньги на обмундирование ихъ и на провіанть для продовольствія, а также 7,000 лошадей съ фуражемъ или деньгами за овесъ и съно въ теченіе восьми мъсяцевъ: приходилось съ 26 дворовъ по одному рекруту, а съ 74 дворовъ по одной лошади. Съ имѣній церковнаго вѣдомства собирался провіанть на войско въ размірь хліба по 5 четвериковь со двора и по четверику крупъ съ 5 дворовъ. По отношенію къ дворовому числу, всъ восемь губерній разделены были на доли, всёхъ долей было 146, однихъ дворовъ было 798,256. Сборъ провіанта сопровождался жалобами жителей, что люди, присылаемые войсковыми командирами, причиняють крестьянамъ убытки и разоренія; но на такія жалобы мало обращалось вниманія. Настоятельныя потребности содержать войско вынуждали правительство, въ отвътъ на жалобы, строго предписывать поскоръе собирать провіанть и доставлять его по назначенію. Губернаторамъ угрожали наказаніемъ, какъ измінникамъ, за несвоевременное исполненіе указовъ, а рекруты безпрестанно бъгали со службы; чтобъ предупредить побъги, ихъ обязывали круговою порукою, грозили ссылкою за побъгъ рекруга его родителямъ, налагали штрафъ по иятнадцати рублей за передержку бъглаго.

Но побъги отъ этого не прекращались, а иные помъщики умышденно укрывали количество своихъ крестьянъ и уклонялись отъ рекрутской повинности. Села пустёли отъ многихъ поборовъ; бътлецы собирались въ разбойничьи шайки, состоявшія большею частью изъ бъглыхъ солдатъ. Они нападали на владъльческія усадьбы и на деревни, грабили и сожигали ихъ, истребляли лошадей, скоть, разсыпали хлёбъ изъ житниць, увозили съ собою женщинь и дѣвицъ для поруганія. По просьбѣ помѣщиковъ, жив-шихъ въ уѣздахъ около Москвы, отправляемы были нарочные сыщики, которые собирали отставныхъ дворянъ, разныхъ служилыхъ людей и крестьянъ на ловлю разбойниковъ. Около Твери и Ярославля разбойничьи шайки разгуливали совершенно безнаказанно, потому что, за отправкою дворянъ молодыхъ и здоровыхъ на службу и за взятіемъ множества людей въ Петербургъ на работу, некому было ловить ихъ. Разбойники бушевали въ клинскомъ, волоцкомъ, можайскомъ, белозерскомъ, пошехонскомъ и старорусскомъ убядахъ, останавливали партіи рекруть, забирали ихъ въ свои шайки и производили пожары. Государь, въ октябръ 1711 года, отправилъ для розыска разбойниковъ полковника Козина съ отрядомъ; отставные дворяне и дъти боярскіе обязаны были, по требованію послъдняго, приставать къ нему и вмёстё съ нимъ ловить разбойниковъ, которыхъ немедленно следовало судить и казнить смертію. Въ 1714 году, повелено казнить смертію только за разбой съ убійствомъ, а за разбои, совершенные безъ убійства, ссылать въ каторгу, съ вырыжою ноздрей.

Рядомъ съ разбойниками проявлялись фальшивые монетчики—воровскіе денежные мастера. Строгія мѣры противъ нихъ были тягостны не только для самыхъ преступниковъ, но и для неосторожныхъ покупателей, потому что всякаго, у кого случайно находили воровскія деньги, тащили на расправу. Кромѣ фальшивой монеты домашняго изобрѣтенія, въ Архангельскъ привозили такую же иностранцы. Чтобы прекратить въ народѣ обращеніе ея, въ маѣ 1711 года были уничтожены старинныя мелкія деньги; а вмѣсто нихъ начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривенники, пятикопѣечники и алтынники. Сѣверная половина Россіи страдала отъ поджоговъ и отъ случайныхъ пожаровъ, которые вынуждали предупредительныя мѣры: въ маѣ 1711 года, по сенатскому указу, велѣно въ городахъ заводить инструменты для погашенія огня—крючья, щиты, трубы, ломы и т. п., и раздать по гарнизоннымъ полкамъ, которые обязаны были охранять города отъ огня. Но эти спасительныя мѣры были болѣе па бумагѣ, чѣмъ на дѣлѣ, потому что долго потомъ не пріобрѣ-

тались инструменты, да и самая сумма на эти предметы, простиравшаяся до 110,000 рублей, не слищкомъ была достаточна. Города Псковъ, Торжокъ, Кашинъ, Ярославль и другіе дошли до такого разоренія, что современники находили едва возможнымъ поправиться имъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ. Много народа вымирало, много разбѣгалось. Въ 1711 году насчитывалось въ этомъ краѣ 89,086 пустыхъ дворовъ. Къ увеличенію народныхъ бѣдъ, въ 1710 году появились заразительныя болѣзни, перешедшія изъ Лифляндіи и Польши, гдѣ опѣ особенно свирѣпствовали, и для этого велѣно было устроить заставы, распечатывать всѣ письма и окуривать можжевельникомъ.

Недостатовъ средствъ, при всёхъ усиленныхъ мёрахъ, высказался уже въ январи 1710 г., когда государь приказалъ своей ближней канцеляріи счесть доходы съ расходами, и оказалось, что приходу 3.015,796 р., а расходу 3.834,418 рублей. Надобно было усиливать строгость сбора доходовъ. Въ Москвъ у всъхъ воротъ и пробздовъ большихъ дорогь делали шлагбаумы, где стояли солдаты и брали съ каждаго воза, ъхавшаго съ какою бы то ни было кладью, мелкую пошлину. Во всемъ государствъ запрещено было, не взирая ни на какое званіе, приготовлять вино, а непременно брать изъ царскихъ кабаковъ. То была новая тягость для народа; только малороссіяне были избавлены оть нея; не только въ самой Гетманщинъ, но и въ великорусскихъ краяхъ, гдъ они поселились, дозволялось имъ свободное винокурение. Петръ ласкаль малороссійскій народь и освобождаль его оть поборовь, такимъ гнетомъ падавшихъ на великороссіянъ. Марта 11-го 1710 года, манифестомъ царь строго запретилъ великорусскимъ людямъ дёлать оскорбленія малоруссамъ и попрекать ихъ изміною Мазепы, угрожая, въ противномъ случав, жестокимъ наказаніемъ и даже смертною казнью за важныя обиды; но это были только ласки до времени: и за Малороссію Петръ готовился приняться.

Самою важною мёрою, съ цёлью привести въ порядокъ государственное управленіе и получать правильно доходы, было учрежденіе высшаго центральнаго мёста, подъ именемъ Сената. Указъ объ учрежденіи его послёдовалъ въ первый разъ 22 февраля 1711 года. Сенатъ быль родъ думы, состоявшей изъ лицъ, назначенныхъ царемъ, вначалё въ числё восьми. Сенатъ, по словамъ указа, учреждался по причинё безпрестанныхъ отлучекъ самого царя. Онъ имёлъ право издавать указы, которыхъ всё обязаны были слушаться подъ страхомъ наказанія и даже смертной казни. Сенатъ вёдаль суды, наказывалъ неправильныхъ судей, долженъ быль заботиться о торговлё, смотрёть за всёми расходами, но главная цёль его была собирать деньги, "понеже деньги суть артерія войны", говорить указь. Всё сенаторы имёли равные голоса. Сенату подвёдомы были губернаторы, и для каждой губерніи въ самомъ сенатё учреждались такъ-называемыя повытья съ подъячими. Канцелярія сената, кромё повытей, имёла три стола: секретный, приказный и разрядный; послёдній замёняль упраздненный древній разрядь. Въ канцеляріи правительствующаго сената должны были находиться неотлучно комисары изъ губерній для приниманія царскихъ указовъ, слёдуемыхъ въ губерніи и для сообщенія сенату свёденій по вопросу о нуждахъ губерній; они вели сношенія съ своими губерніями черезъ нарочныхъ или черезъ почту.

Вмъсть съ учреждениемъ сената послъдовало учреждение фискаловъ. Главный фискалъ на все государство назывался оберъфискаломъ. Онъ долженъ былъ надсматривать тайно и провъдывать: нёть ли упущеній и злоупотребленій въ сборѣ казны, не делается ли где неправый судь, и за кемь заметить неправду, хотя бы и за знатнымъ лицомъ, долженъ объявить передъ сенатомъ; если доносъ окажется справедливымъ, то одна половина штрафа, взыскиваемаго съ виновнаго, шла въ казну, а другая поступала въ пользу оберъ-фискала за открытіе злоупотребленія. Если даже оберъ-фискалъ не докажеть справедливость своего доноса, то онъ за то не отвъчалъ, и никто, подъ страхомъ жестокаго наказанія, не смёль выказывать противь него досаду. Подъ въдомствомъ оберъ-фискала были провинціалъ-фискалы, съ такими же обязанностями и правами въ провинціяхъ какъ и оберъфискаль въ цёломъ государстве, съ тою разницею, что безъ оберъ-фискала они не могли призывать въ судъ важныхъ лицъ. Подъ властію провинціаль-фискаловь состояли городовые фискалы. Собственно по духу своему это не было нововведение, потому что доносничество и прежде служило однимъ изъ главныхъ средствъ поддержанія государственной власти, но въ первый разъ оно получило здёсь правильную организацію и самое широкое прим'ьненіе. Фискалы должны были надъ всеми надсматривать; всё должны были всячески имъ содъйствовать—всь, ради собственной пользы, приглашались къ доносничеству. Объявлено было въ народъ, что если кто, напримъръ, донесеть на укрывавшагося отъ службы служилаго человъка, тотъ получить въ полную собственность деревни того, кто укрывался; или-кто донесеть на корчемниковъ, торговавшихъ въ ущербъ казнѣ виномъ или табакомъ, тотъ получитъ четвертую долю изъ пожитковъ виновнаго. Доносчики освобождались отъ наказанія, хотя бы и не доказали справедливости своего доноса. Опыть скоро показаль, что такая мѣра не прекращала злоупотребленій; напротивь, фискалы, пользуясь своимъ положеніемъ, сами дозволяли себѣ злоупотребленія и попадались. Система доносовъ только способствовала дальнѣйшей деморализаціи народа; подобными мѣрами можно скрѣпить взаимную государственную связь, но всегда въ ущербъ связи общественной.

Съ учрежденіемъ сената ратуша хотя не была уничтожена, но потеряла свое прежнее значеніе, и власть губернаторовъ стала простираться на торговое сословіе. Губернаторамъ было отдано ямское дёло, а ямской Приказъ былъ упраздненъ. На нихъ же возложено было отысканіе металлическихъ рудъ, и особый существовавшій до сихъ поръ Приказъ рудныхъ дёлъ былъ уничтоженъ. Съ цёлью преобразованія монетной системы учреждено особое мёсто, такъ-называемая купецкая палата. Всё, у кого были старыя деньги, должны были сносить ихъ въ купецкую налату и обмёнивать ихъ на новыя.

Въ купецкой палатъ сидъло двое поставленныхъ на монетномъ дворѣ, а къ нимъ присоединялись выборные изъ гостиной сотни по одному человѣку, обязанные клеймить всѣ серебряныя и золотыя издёлія и преследовать тёхъ, которые стануть продавать эти издёлія безъ пробы. За первый разъ была назначена легкая пеня въ 5 рублей, за второй-пеня въ 25 рублей и тълесное наказаніе, а за третій - кнуть, ссылка и отобраніе всего имущества въ казну, "чтобы всеконечно истребить воровской вымысель въ серебряныхъ и золотыхъ дѣлѣхъ . Новая серебряная проба раздълялась на 3 разряда: первое — чистое серебро, безъ всякой лигатуры, второе—82 пробы и третье —64. Купецкая палата имъла поручение продавать желающимъ серебро и золото, и для пріобрѣтенія того и другого получала отъ казны готовыя суммы; такъ, въ мав 1711 года, сь этою целью отпущено было туда 50,000 рублей. Купецкая палата для покупки серебра и волота посылала по ярмаркамъ довъренныхъ купцовъ, и тогда, кромъ такихъ довъренныхъ лицъ никто не смълъ покупать. Покупка и продажа золота и серебра также очень скоро послужила поводомъ къ злоупотребленіямъ и наказаніямъ за эти злоупотребленія со стороны правительства: въ 1711 году нёсколькихъ купцовъ велёно бить батогами за незаконную торговлю золотомъ и серебромъ.

Купецкіе люди имѣли право надзора надъ разными фабриками и заводами, учреждаемыми правительствомъ; такимъ образомъ, заведены были въ Москвѣ полотняныя, скатертныя и сал-

фетныя фабрики: ихъ отдали купецкимъ людямъ съ тъмъ, чтобы они умножили этотъ промысель, но съ угрозою, что если они не умножать его, то съ нихъ возьмется штрафъ по тысячъ рублей съ человъка. Петръ даровалъ всъмъ безъ исключенія дозволеніе торговать, подъ своимъ, а не подъ чужимъ именемъ, съ платежемъ обывновенныхъ пошлинъ, но не переставалъ ставить промыслы и торговлю въ такое положение, чтобъ они обогащали казну. Пошлины не уменьшались, напротивъ-увеличивались, и многія статьи отдавались на откупъ съ наддачею, т.-е. тімь, которые преимущественно передъ прежними откупщиками давали казнъ большую откупную сумму; такъ, хомутная пошлина, взимаемая съ извощиковъ, а также пошлина съ судовъ-переходили изъ рукъ въ руки съ наддачею. Въ Архангельскъ многія статьи вывоза продолжали быть исключительнымъ достояніемъ казны, таковы были: икра, клей, сало, нефть, смола, ленъ, поташъ, моржовая кость, ворвань, рыба, особенно треска и палтусина, корабельный и пильной л'єсь, доски и юфть. Никто не см'єль въ ущербъ казнѣ отпускать за границу этихт товаровъ, а продавать ихъ по мелочи производители могли только довъреннымъ отъ царя купчинамъ. Изъ привозныхъ вещей алмазъ, жемчугъ и разные драгоценные камии, по указу 1711 г., освобождались отъ пошлинъ для того, чтобъ заохотить иноземцевъ привозить ихъ въ Россію.

Военныя дёла, послё пораженія шведовъ подъ Полтавою, нъсколько времени представляли рядъ блестящихъ успъховъ, имъвшихъ послъдствіемъ расширеніе предъловъ государства. Адмиралъ Апраксинъ осадилъ Выборгъ; самъ царь, въ званіи контръ-адмирала, участвовалъ въ этой осадъ, доставляя на корабляхъ запасы осаждающимъ. Шведскій комендантъ, приведенный въ стёсненное положение непрестаннымъ бомбардированиемъ, 12 іюля 1710 г. сдался на капитуляцію, выговоривь себ' свободный проёздъ въ Швецію. Но Петръ, давши слово, нарушилъ его подъ тѣмъ предлогомъ, что шведы задерживаютъ въ Сток-гольмѣ русскаго резидента Хилкова, и приказалъ увести въ Россію военнопліннымъ гарнизонь, а многихъ жителей перевести въ Петербургъ. Рига, осажденная еще осенью 1709 г. Illереметевымъ, держалась упорно болѣе полугода. Рижскій генералъ-губернаторъ Штренбергъ былъ человъкъ храбрый и искусный; съ чрезвычайнымъ спокойствіемъ онъ заставляль осажденныхъ выдерживать сильнъйшую бомбардировку и недостатокъ жизненныхъ средствъ. Но въ Ригъ распространилась заразительная бользнь, и люди умирали въ громадномъ количествъ, такъ что оставалась въ живыхъ едва третья часть всёхъ жителей, а всего гарнизону-

сь небольшимъ тысяча человъкъ. Штренбергъ сдался на капитуляцію. Шереметевъ не дозволиль уйти природнымъ нѣмцамъ, принуждая ихъ присягнуть царю на подданство; шведамъ дали слово отпустить ихъ на родину, но нарушили слово, также какъ и подъ Выборгомъ, и Штренбергъ былъ удержанъ военнопленнымъ. За Ригою сдался Динамюнде, гдв также зараза страшно истребила населеніе. 14 августа генералъ Боуръ взялъ Перновъ такимъ же образомъ, какъ Шереметевъ Ригу, потомъ переправился на островъ Эзель и овладель Аренсбургомъ, а 29 сентября сдался Меншикову на капитуляцію Ревель; шведскій гарнизонъ быль выпущень. За Ревелемь покорилась вся Эстонія; такимь образомъ балтійское побережье, котораго Петръ такъ добивался, досталось Россіи, и съ этихъ поръ навсегда. По выраженію одного современника, зараза болве самаго оружія способствовала Петру овладёть ливонскимъ краемъ. Около того же времени покоренъ быль генераломъ Брюсомъ Кексгольмъ, древняя Корела. Петръ, въ память этихъ пріобретеній, основаль близъ Петербурга монастырь Александра Невскаго, чтобы въ глазахъ народа освящать свои завоеванія благословеніемъ причисленнаго къ лику святыхъ князя, одержавшаго побъды надъ тьми же нъмцами и шведами, которыхъ теперь поражалъ Петръ. Царь понялъ, что съ подчиненіемъ прибалтійскаго края не нужны болье суровые пріемы, что надлежить, напротивь, приласкать новыхъ подданныхъ, уцёлёвшихъ въ разоренномъ и сильно обезлюдениемъ краб. Не только даль онь этой странь временныя льготы, въ которыхъ она нуждалась, но и утвердилъ навсегда старыя права дворянства и гражданства прибалтійскаго края, об'єщаль неприкосновенность лютеранскаго исповъданія, судовъ и нъмецкаго языка. Одни туземцы могли быть выбираемы въ должности и владёть въ край иминіями, которыя не могли облагаться личными налогами, кром' постановленныхъ мъстнымъ земскимъ сеймомъ. Университету въ Перновъ царь объщаль свое покровительство и объявиль, что будеть посылать туда русскихъ для обученія. Петрь уничтожиль всѣ редукціи, выдуманныя шведскимъ правительствомъ, и утвердилъ за дворянами тъ земли, какими они въ данное время владъли, что сильно успокоило дворянство. Курляндія не была еще покорена и оставалась польскимъ леномъ, но на дълъ въ то же время подпала инымъ способомъ подъ русскую власть. Петръ выдалъ племянницу свою Анну Ивановну за молодого герцога курляндскаго, но этоть герцогъ вскорт послт брака (10 января 1711 г.) умеръ, а вдовствующая супруга осталась правительницею Курляндіи и жила въ Митавъ. Петръ распоряжался въ этой странъ по своему

произволу, не допустивши до престолонасл'єдія брата покойнаго герцога Фердинанда. Въ самой Польш'є дієла складывались такъ, что русскій царь могъ распоряжаться этой страной и пролагать Россіи дорогу къ ея подчиненію. Подъ видомъ защиты короля Августа, своего союзника, Петръ продолжалъ держать свои войска въ Польш'є къ большой досад'є жителей края. На содержаніе чужеземнаго войска, по изв'єстію современника Отвиновскаго, приходилось тогда по 38 талеровъ въ мъсяцъ съ дома. Постей назначенъ былъ только въ земскихъ или шляхетскихъ имѣніяхъ; всѣ коронныя имѣнія были освобождены отъ постоя, а изъ земскихъ имѣній гетманы и благопріятели гетмановъ постарались освободить свои собственныя имѣнія, разставивши русскихъ солдать по чужимъ имѣніямъ и подвергая послѣднія большей тягости, чѣмъ какую несли ихъ собственныя. Военные люди, по обычаю того времени, дозволяли себъ насилія и безчинства надъ обычаю того времени, дозволяли себѣ насилія и безчинства надъжителями. Польскіе паны жаловались русскому послу князю Григорію Долгорукову, а посоль водиль ихъ обѣщаніями; между тѣмъ, по царскому приказанію, русскіе вербовали людей въ Польшѣ, иныхъ даже насильно хватали и препровождали въ Россію; царь хотѣль этими навербованными заселить кое-гдѣ опустѣвшія русскія мѣстности. Русскіе отняли у шведовъ польскій городъ Эльбингъ, но Петръ не выпускаль его изъ рукъ и не отдаваль Польшѣ. По всему видно, Петръ, по отношенію къ Польшѣ, вступиль уже въ такую роль союзника, какую обыкновенно въ исторіи разыгомвали сильные и довкіе надъ слабыми и простоваисторіи разыгрывали сильные и ловкіе надъ слабыми и простоватыми, мало-по-малу превращаясь изъ союзниковъ и друзей въ господъ и владыкъ. Отношенія къ западнымъ державамъ, если не представляли для Петра блестящихъ надеждъ, то все таки становились для него благопріятнѣе, послѣ того какъ военные усиѣхи заставили Западъ уважать Россію. Данія снова вошла съ Россією въ союзъ противъ Швеціи, хотя собственно своими военными дѣй-ствіями не приносила Россіи никакой пользы; такъ, попытка дат-чанъ сдѣлать нападеніе на южныя области Швеціи окончилась жестокимъ пораженіемъ датскаго войска. Австрійскій домъ готовился вступить въ свойство съ русскимъ домомъ: Петръ сговаривался женить сына на сестръ императора Карла, тогда получавшаго престолъ. Голландскіе Соединенные Штаты и германскіе владітели провозгласили нейтралитеть германскихь земель для всіхть вообще участниковъ Сіверной войны, и если этотъ нейтралитеть ограничиваль дійствія Петра, то еще боліє быль направлень противъ Карла, который съ такою нестісняемостью распоряжался въ Саксоніи. Съ Англіей у Россіи произошло-было

неудовольствіе: русскій посоль Матевевь быль задержань за долги англійскими купцами и подвергся оскорбленіямъ, но вслёдъ за темъ прибывшій въ Россію посоль англійской королевы Анны извинился передъ царемъ и даже, къ удовольствію царя, англійская королева, въ своихъ сношеніяхъ съ Петромъ, дала ему императорскій титуль; видимое согласіе возстановилось, и въ Лондонь отправился русскій посоль князь Куракинь. Хотя Англія не слишкомъ дружелюбно смотрела на стремление Петра создать изъ своего государства морскую державу, но по крайней мъръ не предпринимала ничего враждебнаго. Со стороны Турціи, вначаль казалось, нечего было опасаться. Русскій посланникъ въ Константинополь Петръ Толстой, посль полтавской побъды, заключилъ съ Турцією договоръ, по которому Турція об'єщала уда-лить Карла XII изъ турецкихъ влад'єній, а русскій отрядъ долженъ былъ проводить его черезъ Польшу. Но вследъ за темъ Кардъ XII, черезъ своего сторонника кіевскаго воеводу Потоцкаго, сильно старался объ уничтожении этого договора и возбуждаль турокъ къ войнъ съ Россіею. Двое турецкихъ главныхъ визирей, одинъ за другимъ, были низвержены, и мъсто главнаго визиря получилъ паша Балтаджи-Мугамедъ. Быть можетъ и при этомъ визиръ дъло обошлось бы, но Цетръ самъ сдълалъ неосторожность: надёясь на свои силы, онъ сталь угрожать Турціи войною, если, согласно заключенному договору, турецкое правительство не спровадить изъ своихъ владеній шведскаго короля. Царя раздражало еще и то, что по смерти Мазепы, бъжавшаго въ Турцію, его сторонники, съ позволенія султана, избрали себъ новымъ гетманомъ бывшаго при Мазепъ генеральнымъ писаремъ, Орлика. Угрозы Петра такъ раздражили султана и диванъ его, что 20 ноября 1710 года объявлена была война Россіи и, по обычаю турецкому, посоль русскій Толстой заключенъ быль въ Едикулъ (Семибашенный замокъ). Получивши объявленіе войны, Петръ отправиль войска свои къ турецкимъ границамъ, и 6 марта 1711 г. выбхалъ самъ къ войску изъ Москвы вмёстё съ Екатериною Алексевною, которая съ этого времени стала въ близкомъ къ царю кругу называться царскою женою и царицею.

Эта Екатерина Алексвевна была та самая бъдная маріен-бургская плънница Марта Скавронская, которую взяль Шереметевъ вмъстъ съ пасторомъ Глюкомъ. Бывшая возлюбленная Петра Анна Монсъ, для которой онъ заключилъ свою жену Евдокію, измънила ему. Еще въ 1702 году, при взятіи Шлиссельбурга, нечаянно утонулъ провожавшій Петра въ походъ сак-

сонскій посланникъ Кенигсекъ. Изъ кармана утопленника вынуты были любовныя письма къ нему царской возлюбленной. Анна за это содержалась въ заключеніи три года; потомъ, уже выпущенная на свебоду, сошлась съ прусскимъ посланникомъ Кайзерлингомъ. Петръ жилъ со Скавронской, и она время отъ времени все болѣе и болѣе овладъвала его чувствомъ.

Путь Петра лежаль черезъ Польшу, куда, къ неудовольствію многихъ поляковъ, стянулось русское войско. Въ Ярославлѣ (галиц-комъ) Петръ свидѣлся съ Августомъ; они (30 мая) заключили новый договоръ на такомъ условіи: Петръ будеть воевать съ турками, Августь, съ польскими войсками и вспомогательнымъ отрядомъ русскихъ отъ 8000 до 10000, въ Помераніи со шведами. Поляки, соображая, что русскій царь теперь въ нихъ нуждается, домогались: отдачи имъ Ливоніи, права заселять Украину праваго берега Днів прад простав в простів в домогались свободы католическаго вітроисповіт в в Россіи, требовали вывода русских войскъ изъ Польши и вознагражденія за взятыя насильно контрибуціи. Петръ на все давалъ двусмысленныя объщанія, отлагая ихъ исполненіе до окончанія войны. Туть явились у Петра еще союзники: христіане, находившіеся въ порабощеніи турокъ. Еще до разрыва съ Турцією, единовърные и единоплеменные Россіи сербы присылали къ царю предлагать свои услуги въ случав войны съ бусурманомъ, и это, безъ сомнѣнія, въ числѣ другихъ причинъ, побуждало Петра не бояться раздражить турокъ угрозами и вызвать ихъ на объявление войны. Зимой сербъ полковникъ Милорадовичъ началъ отъ царскаго имени возбуждать къ возстанію черногорцевъ. По прівздв паря въ Польшу заявили къ нему свое расположеніе и готовность помогать въ борьбв съ турками господари валахскій и молдавскій. Во время бигства Карла XII въ турецкія владінія, молдавскимъ господаремъ быль Михаилъ Раковица, расположенный къ Россіи и объщавшій Петру свое содъйствіе. Но прежде чьмь онъ могь показать на дъль свое расположение въ Россіи, Турція свергла его съ господарства, назначивъ вмёсто него Маврокордато, а потомъ, по настоянію крымскаго хана, лишила господарства и Маврокордато, назначивъ на мѣсто его Димитрія Кантемира. Ему покровитель-ствовалъ крымскій ханъ, а Турція, оказывая Кантемиру довѣріе, объщала ему еще и валахское господарство, если онъ поймаетъ и доставить въ турецкія руки бывшаго тогда господаремъ Валахіи Бранкована, своего давняго врага. Бранкованъ первый обратился къ Петру чрезъ своего посланца Давыда и объщалъ русскому войску свое содъйствіе, когда оно вступить въ турецкія владінія. Вслідь за тімь обратился къ Петру и новопоступившій на молдавское господарство Кантемиръ, недовольный турецвими поборами и вымогательствами. Надъясь на силу Россіи и желая доставить своему роду наслъдственную власть, онъ, черезъ грека Паликолу, заключилъ съ царемъ (13 апреля 1711 г. въ Луцкъ) договоръ: отдать Молдавію Россіи съ тъмъ, что онъ и его потомки будуть тамъ вассальными владетелями; ватемъ, если предпріятіе не удастся, онъ выговариваль себ'в два дома въ Москв'в и пом'єстья въ Россіи. Государь, узнавши, что между Кантемиромъ и Бранкованомъ существуетъ вражда и соперничество, старался помирить ихъ. По настоянію Петра, и тотъ и другой обослались между собою посольствами, но искренности между ними не было. И тотъ и другой имёли въ виду свои частныя выгоды. Кантемиръ, входя въ союзъ съ русскимъ царемъ, въ то же время притворялся предъ турецкимъ правительствомъ, и увѣрялъ, что сносится дружелюбно съ непріятелемъ съ цёлію удобнёе выв'єдать объ его намъреніяхъ и силахъ.

Царь прежде всего выслаль съ половиною войска Шереметева, приказывая ему идти за Дунай, а самъ следовалъ за нимъ къ Днъпру. Петръ воображалъ, что какъ только русское войско явится въ турецвихъ предёлахъ, - всё христіане: и валахи и сербы, и болгары, поднимутся противъ мусульманъ. Но Шереметевъ, перешедши Днепръ, нашелъ, что идти прямо на Дунай опасно: у него недоставало провіанта, а путь до Дуная требоваль многихъ дней, и страна была опустошена; онъ соображалъ, что если онъ и пройдетъ до Дуная, то союзника русскихъ Кантемира можеть подвергнуть опасности, а турки темъ временемъ ударять на Молдавію; сверхъ того, онъ расчитываль, что въ Молдавіи войско не будеть нуждаться въ пропитаніи. Шереметевъ направился въ Молдавію и прибыль въ Яссы; за нимъ следоваль Петръ по темъ же соображеніямъ о средствахъ содержанія войска. Кантемиръ до сихъ поръ велъ сношенія съ Россією тайно отъ совъта своихъ бояръ; но тогда, когда Шереметевъ съ русскимъ войскомъ вступиль въ Молдавію, надобно было открыть тайну. Кантемиръ созваль всёхъ бояръ и объявиль, что пристаеть къ Петру. Некоторые съ радостью объявили, что раздёляють его чувствованія; во не всё такъ показали себя, потому что не всѣ надѣялись на успѣхъ. 5 іюня Кантемиръ самъ прибылъ къ Шереметеву въ обозъ его. Послъ того прибыль къ своему войску Петръ, и 24 іюня посетиль Яссы, вивств съ Екатериною. На другой день русскому государю Кантемиръ устроилъ въ своемъ дворцъ торжественный объдъ съ приличною попойкою, а жена Кантемира особо угощала Екатерину. Царь

нъсколько дней осматривалъ Яссы, и 27 числа праздновалъ день Полтавской битвы. Молдавскій народъ съ любопытствомъ бъгалъ за нимъ и радовался, увидя въ первый разъ въ стѣнахъ своей столицы сильнаго государя православной въры. Петръ поражалъ всвхъ своею простотою и подвижностію. Онъ оказываль Кантемиру публично знаки любви, обнималъ и целовалъ его. Кантемиръ воспользовался этимъ, чтобы очернить передъ государемъ своего давняго соперника Бранкована; къ нему въ этомъ присоединился двоюродный брать Бранкована Кантакузинь, замышлявшій свергнуть своего господаря, чтобы самому състь на его мъсто. Отъ этого случилось следующее: Бранкованъ присылалъ предложение примириться съ Турціею; самъ султанъ, узнавши о вступленіи русскихъ силъ, поручилъ ему сношеніе съ Петромъ; но Петръ, настроенный противъ Бранкована, отвергъ предложеніе. Тогда валахскій господарь расчиталь, что на русскую помощь надежды мало: враги успѣють вооружить противъ него Петра; гораздо безонаснъе оставаться на турецкой сторонъ. Русскимъ пока мало было пользы отъ вступленія въ Молдавію. Кантемиръ издалъ манифесть о вооруженіи молдавскаго народа, и народъ по религіоз-ному побужденію откликался сочувственно на такое воззваніе, но незоинственные и плохо вооруженные поселяне не великія силы могли внести въ общее дѣло. Русское войско въ Молдавіи не нашло обильнаго продовольствія, какое думало-было тамъ найти, потому что край быль опустошень саранчею, и царь послаль отрядь подъ начальствомъ Ренне къ Браилову добыть сложенные тамъ, какъ ему доносили, турецкіе запасы. Въ это время вдругъ пришло неожиданное извъстіе, что сильное турецкое войско идетъ на русскихъ, а съ нимъ и ханъ крымскій со своею ордою. У русскихъ было всего 38,276 человѣкъ, у визиря 119,665, а у хана до 70,000, — силы черезъ-чуръ неравныя. Петръ поспѣшно двинулся назадъ, но непріятели догнали русскихъ и осадили. Петръ помышлялъ уйти изъ стана вмѣстѣ съ Екатериною и пробраться въ отечество черезъ Венгрію; предложено было предводи-телю молдавскаго войска Никульче взять на себя обязанность проводника царскихъ особъ. Никульче не взялся за это, находя невозможнымъ избъгнуть турецкихъ силъ, окружавшихъ станъ.

Турки сделали нападеніе; русскіе отразили его. Но это не могло подавать большихъ надеждъ Петру. У него не было провіанта: турки могли переморить русскихъ осадою.

віанта: турки могли переморить русских осадою. Въ такомъ отчаянномъ положеніи министры Петра увидали единственное средство попытаться склонить визиря къ миру подарками, такъ какъ турки были на нихъ чрезвычайно падки.

Шереметевъ написалъ визирю письмо, и предлагалъ устроить взаимными силами примиреніе между воюющими государствами: Россією и Турцією. Визирь нісколько времени не отвічаль. Онь видёль слишкомь много надеждь на выигрышь; и другіе турецкіе военачальники раздёляли его взгляды. Но когда визирь двинулъ свои силы въ бой, янычары заволновались. — У насъ, — кричали они, — и такъ перебито много товарищей, и многіе изъ оставшихся въ живыхъ покрыты ранами. Султанъ хочетъ мира, а визирь противъ его воли шлетъ насъ на убой. - Такой ропотъ подчиненныхъ сдёлаль визиря уступнивёе. Онъ отправиль въ русскій стань съ отвътомъ Шереметеву Черкесъ-Мехемедъ-пашу. Визирь писаль, что онъ не прочь отъ мира честнаго и выгоднаго для Турціи. Когда, послѣ полученія такого отвѣта, Петръ собраль на совѣть приближенныхъ, Екатерина оказала тогда не безполезное участіе. Объ этомъ свидетельствовалъ самъ Петръ, когда, короновавши ее императрицей спустя уже двенадцать леть, вспоминаль о важныхъ услугахъ, оказанныхъ ею при Прутв. Иностранные историки объясняли эти услуги, говоря, что Екатерина предложила отдать визирю всь свои вещи и деньги.

Какъ бы то ни было, посланъ былъ къ визирю подканцлеръ Шафировъ съ объщаніями визирю 150 т. рублей, а другимъ турецкимъ чинамъ объщаны меньшія суммы. Шафирову дано было полномочіе заключить условія мира. Визирь и турецкіе чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить русское войско, но все-таки не иначе, какъ съ большою потерею собственныхъ воиновъ. Миръ постановленъ былъ при Прутѣ на такихъ условіяхъ: Петръ уступалъ Азовъ со всѣмъ побережьемъ, обязываясь срыть основанные тамъ русскіе городки, и обѣщалъ не мѣшаться въ польскія дѣла, а шведскому королю предоставлялъ свободный проходъ въ его отечество.

Карлу XII не по-сердцу быль этоть мирь, и онь, оставаясь въ турецкихъ владеніяхъ, успёль вооружить султана противъ визиря: последняго отрешили и сослали, а потомъ, какъ говорятъ, удавили. Въ пользу шведскаго короля действовалъ при цареградскомъ дворе французскій посоль.

Послы англійскіе и голландскіе стояли тогда за Россію, потому что ихъ государства находились сами въ ожесточенной войнѣ съ Франціей.

Въ концѣ 1712 г., главнымъ образомъ по наущенію Карла XII, султанъ потребовалъ отъ Россіи, чтобъ ему была уступлена вся козацкая Украина, и такъ какъ очевидно такое требованіе не могло быть удовлетворено, то русскихъ уполномочен-

ныхъ, Шафирова, Толстого и Шереметева (сына), заключили въ Семибашенный замокъ, и вновь объявили войну Россіи. Но при турецкомъ дворъ все дълалось интригами и подкупами. У султана быль въ большомъ приближеніи любимець Али-Кумурджи, настроивавшій его въ пользу мира съ Россіей противъ шведскаго короля. По наущенію этого любимца, скоро султанъ освободилъ русскихъ пословъ и опять дозводилъ вступить съ ними въ переговоры. Шафировъ подкупилъ великаго муфтія, чтобы въ качествъ верховнаго толкователя корана, онъ призналъ въ султанскомъ диванъ войну съ Россіей незаконнымъ дъломъ. Не менъе важно было то, что русскіе послы расположили вь свою пользу мать султана богатыми подарками, превосходившими тъ, какіе об'вщаль ей Карль XII. Сверхъ того, Карль XII своимъ высокомърнымъ поведеніемъ раздражилъ султана. Когда уже все при дворъ турецкаго императора склонялось въ пользу возобновленія мира съ Россіей, султанъ отправилъ крымскаго хана къ шведскому королю уговаривать его тхать подъ прикрытіемъ хана въ отечество черезъ Польшу. Карлъ воспротивился и даже обнажиль шпагу противъ прівхавшаго къ нему султанскаго конюшаго. Услыхавши объ этомъ, султанъ далъ приказаніе взять шведскаго короля силою и привезти въ Адріанополь, гдѣ самъ находился въ то время. Карлъ не привыкъ кому бы то ни было повиноваться: приказаніе султана раздражило его. Карлъ велёль сдёлать около своего деора, въ окрестностяхъ Бендеръ, окопы и рвнился защищаться противъ турокъ и татаръ, хотя бы ихъ пришло несколько тысячъ; у него самого былъ тогда небольшой отрядъ и всего двъ пушки. Карлъ защищался такъ упорно, что турки принуждены были привезти несколько пушекъ изъ Бендеръ, разметали сдёланные королемъ окопы, положили въ битве многихъ защищавшихъ короля шведовъ и поляковъ, и наконецъ, его самого, вмъстъ съ неразлучнымъ съ нимъ кіевскимъ воеводой Потоцкимъ, взяли въ плъвъ. Послъ этого событія султанъ вельль пріжхать къ себъ въ Адріанополь русскому посольству. Послы объщались именемъ царя, что въ Польшъ уже не будетъ русскихъ войскъ, но ни за что не соглашались дать объщание платить крымскому хану постоянную дань, какъ настаиваль-было султанъ. Подкупленный Шафировымъ, муфтій сталъ толковать въ султанскомъ диванъ, что, по корану, грътно будетъ теперь начинать войну, и такимъ образомъ въ іюнъ 1713 г. заключенъ быль окончательно мирь на 25 лёть. Граница между Турціей и Россією проведена была промежь рёкь Самары и Орели. Карлъ XII обязанъ былъ немедленно удалиться изъ турецкихъ

владѣній. Однако, онъ пробыль въ Турціи послѣ того еще съ годъ, напрасно стараясь поправить потерянное дѣло и снова произвести разрывъ Турціи съ Россією. Не ранѣе какъ лѣтомъ 1714 года, потерявши уже всякую надежду, онъ уѣхалъ изъ Турціи черезъ Трансильванію, не въ сопровожденіи хана, какъ предполагалось прежде, а переодѣтый, въ видѣ частнаго путешественника, и 22-го сентября прибылъ въ свой городъ Штральзундъ, находившійся въ Помераніи.

## IV.

Внутреннія діла послі Прутскаго договора до Ништадтскаго мира со Швецією.

Нѣсколько лѣтъ, слѣдовавшихъ за учрежденіемъ сената и окончаніемъ турецкой войны, составляють самую богатую событіями эпоху въ исторія внутреннихъ преобразованій, совершенныхъ Петромъ Великимъ. Прибалтійскій край былъ, такъ сказать, обътованнымъ угломъ для Петра между всьми его обширными владеніями, потому что здёсь возникаль и возрасталь его флоть, здёсь стояль его любезный городь, имъ созданный и лёлѣемый съ сердечною нѣжностью. Спускъ на воду всякаго новопостроеннаго корабля быль для Петра большимь праздникомь, и однажды, по извъстію нъмца Вебера, на подобномъ праздникъ царь говориль своимь вельможамь замічательную річь, которой смысль быль таковь: - Никому изъ васъ, братцы, и во снв не снилось, лёть тридцать тому назадь, что мы будемь здёсь плотничать, носить нёмецкую одежду, воздвигнемъ городъ въ завоеванной нами странъ, доживемъ до того, что увидимъ и русскихъ храбрыхъ солдатъ, и матросовъ, и множество иноземныхъ художниковъ, и своихъ сыновъ воротившихся изъ чужихъ краевъ смышлеными, доживемъ до того, что меня и васъ станутъ уважать чужіе государи. Исторія полагаеть колыбель всёхъ наукъ въ Греціи, оттуда он'в перешли въ Италію, а изъ Италіи распространились по остальной Европ'ь, но, по невъжеству нашихъ предковъ, не проникли до насъ. Теперь очередь наступаетъ и намъ; мев кажется, что современемъ науки оставятъ свое мъстопребываніе въ Англіи, Франціи и Германіи, перейдуть къ намъ, и наконецъ воротятся въ прежнее свое отечество, въ Грецію. Будемъ надыяться, что, можеть быть, на нашемъ выку мы пристыдимъ другія образованныя страны и вознесемъ русское имя на высшую степень славы.--

Такой взглядъ имѣлъ Петръ на будущую судьбу Россіи и, по его предположенію, Петербургь быль основаніемь новой Россіи. Любимымъ эпитетомъ своему творенію у Петра было слово "парадизъ". Вся Россія должна была работать для строенія и населенія этого парадиза. Въ началь 1712 года потребовано туда сорокъ тысячь работниковъ, положено было на содержание каждаго по рублю въ мѣсяцъ и для этого велѣно собрать со всѣхъ губерній 120,000 рублей; сверхъ того, понадобилось 22,000 рублей на выдълку кирпича, кавъ матеріала для сооруженія строеній въ Петербургъ, а 30,700 рублей на судовое строеніе и на разныя починки. Въ 1714 году велъно собрать съ народа въ Петербургъ 34,000 человъкъ рабочихъ и денегъ имъ на чедовъка по рублю въ мъсяцъ. Города съ уъздами: Олонецъ съ его желёзными заводами, Каргополь, Бёлоозеро, Устюжна, волости новгородскаго убеда и въ архангельской провинціи — Чаронда, всего 24,000 дворовъ — по отправленію этой повинности были приписаны къ адмиралтейству. Кромъ громаднаго числа рабочихъ, въ Петербургъ высылались и мастеровые люди. Такъ, въ 1712 году выслано было ихъ для водворенія въ Петербургв на прибавку къ прежнимъ 2,500, преимущественно каменьщиковъ и плотниковъ. Каждый изъ нихъ получаль по шести рублей въ годъ на семью.

Въ іюнъ 1714 года указано было разнаго званія людямъ строиться въ Петербургъ дворами: царедворцамъ, находящимся въ военной и гражданской службъ, вдовамъ съ дътьми, владъвшимъ не менье ста дворовъ (въ числь 350 лицъ), торговцамъ (въ числь 300 ч.), мастеровымъ (въ такомъ же числѣ), выбраннымъ изъ разныхъ городовъ. Они должны были построиться въ теченіе лѣта и осени 1714 года. Но повелѣніе о высылкѣ людей торговыхъ и ремесленныхъ въ Петербургъ на жительство въ точности исполнялось, да и приславными царь не оставался доволенъ: губернскія начальства старались сбыть изъ своего края людей б'ёдныхъ, старыхъ и одинокихъ, которымъ переселение не представляло большой тягости. 26 ноября 1717 года, царь указаль земскимъ людямъ во всёхъ городахъ выбирать изъ своей среды для высылки въ новый городъ непременно первостатейныхъ и средняго состоянія людей, а отнюдь не б'єдныхъ, не старыхъ и не одинокихъ, какъ до того делалось. Петръ хотель привлечь и водворить въ Петербургъ все, что было лучшаго, а остальной Россіи оставляль то, что было похуже. Такъ, напримъръ, осенью 1719 года кожевенныхъ мастеровъ, обучавшихся у нёмцевъ, велёно было подвергать испытанію, и тіххь, которые окажутся боліве знающими,

удерживать въ Петербургѣ, а остальныхъ, которые были похуже, отправить назадъ по городамъ.

Правительство заботилось, чтобы сдёлать населеннымъ вообще и край, прилегавшій къ Петербургу, называвшійся тогда Ингерманландією. Въ Петергоф' много літь работали иностранные мастера надъ постройкою увеселительнаго царскаго дворца и разведеніемъ великольннаго сада: въ ихъ распоряжении были тысячи русскихъ чернорабочихъ. Въ іюлъ 1712 года вельно было росписать всю землю въ Ингерманландіи на части и отвести участки подъ дворы и огороды въ мъстахъ, назначенныхъ для заведенія жилыхъ мъстностей. Переводились насильно всякихъ чиновъ служилые люди отовсюду и получали въ Ингерманландіи землю съ крестьянскими и бобыльскими дворами. Новые поселенцы, по количеству дворовъ, дёлились на тесть статей 1). Нёкоторые служилые помёщались и обзаводились дворами на островѣ Котлинѣ. Разселяли по видамъ правительства жителей и въ другихъ мъстахъ государства. Въ началъ 1718 года потребовано изъ казанской и нижегородской губерній изъ симбирскаго убяда нёсколько сотъ плотниковъ, кузнецовъ и пильщиковъ, и приказано поселить ихъ на удобнъйшихъ мъстахъ въ казанской губерніи и обязать рубкою льса. Однихъ разселяли, другихъ посылали временно на работы. Строились криности въ областяхъ кіевской, воронежской, нижегородской, азовской; рабочихъ для такихъ построекъ сгоняли только съ своей области, тогда какъ на постройку Петербурга стоняли ихъ со всей Россіи. Рабочіе, опред'єляемые къ постройкамъ областныхъ кръпостей, брались на полгода и на этотъ срокъ давалось имъ продовольствіе, но многіе не возвращались домой; рабочая повинность была, по зам'ячанію одного современника, бездна, въ которой погибало безчисленное множество русскаго народа: одна таганрогская крвность поглотила болве 30,000 рабочихъ, но это число было незначительно въ сравненіи съ тъмъ, сколько народа погибло на работахъ въ Петербургѣ и Кроншлоть.

Къ концу 1717 года правительство нашло, что работы нарядомъ, т.-е. присылкою людей изъ губерній, неудобны. Князь Алексій Черкасскій сообщаль свіденія, что въ числі взятыхъ подворно работниковъ (съ четырнадцати дворовъ по работнику, что составляло всего тридцать-дві тысячи человікъ) было множество біглыхъ, больныхъ и умершихъ, а иные, взявши отъ казны подмогу и хлібоное жалованье, не шли на казенную ра-

<sup>1)</sup> Первая статья до 700 дворовь и выше, вторая отъ 500—700, третья отъ 200—500, четвертая отъ 100—200, пятая отъ 50—100, шестая—менфе 50.

боту. Князь Черкасскій представляль, что гораздо удобнье были бы работы наймомь, съ обложеніемь жителей суммою на жалованье рабочимь. Это казалось выгоднье и потому, что многія силы, отрываемыя на казенныя работы, обратятся тогда къ крестьянскому земледьльческому труду. Царю понравился этоть проекть, и съ этихъ поръ начала господствовать система работы наймомь, но подрядамь, а на издержки по работамь облагался народь налогами.

Въ 1714 году въ Петербургъ произведена была перепись домовъ и оказалось, что всёхъ было уже 34,500. По желанію Петра, въ Петербургѣ должны были господствовать каменныя зданія. Въ апрѣлѣ 1714 года указано на Городскомъ и Адмиралтейскомъ островахъ, и вездѣ по Большой Невѣ и большимъ протокамъ не строить деревянныхъ строеній, а ставить каменныя; печи дѣлать непредеревянных строеніи, а ставить каменныя; печи двлать непремінно съ большими трубами, а строенія крыть дерномъ или черепицею; на Выборгской стороні, по берегу Невы слідовало строить непремінно каменныя зданія, а даліє отъ Невы—мазанки въ два жилья, но на каменномъ фундаменті. Повсюду въ Петербургі запрещено было строить конюшни и сараи на улицу, какъ дівлалось прежде на всей Руси, а веліно непремінно устраивать ихъ внутри дворовъ, такъ чтобы на улицы и переулки обращено было жилье. Деревянныя постройки, въ тъхъ мъстахъ, гдъ онъ дозволялись, должны быть брусяныя, обитыя тесомъ, окрашенныя червленью, или расписанныя подъ кирпичъ. Въ декабръ 1715 г. объявили обывателямъ Петербурга, чтобъ они строили себъ дома, имъя въ виду жить въ нихъ самимъ, а не отдавать другимъ, и тъ, которые не имъли настолько состоянія, чтобы строиться на собственный счетъ, должны были складываться для постройки дома съ другими. Петръ около этого времени видимо желалъ заселить прежде всего Васильевскій островъ. Тёмъ, которымъ уже прежде были отведены мъста для поселенія на Васильевскомъ островъ, въ 1719 г. запрещено было селиться въ другихъ частяхъ Петербурга, а тѣ, у которыхъ находились мѣста на Васильевскомъ островѣ, близко берега Невы, должны были строиться понаряднѣе и при своихъ домахъ дѣлать гавани, выходящія на Неву. Въ 1720 году людямъ, которымъ назначено строиться ва Васильевскомъ островѣ, опредѣлено для пространства подъ каментичено вода в пространства подъ каментичено в при своихъ домахъ дѣлать гавани, выходящія на Неву. ные дома число саженей, смотря по числу крестьянскихъ дворовь, числящихся за владъльцами въ ихъ вотчинахъ и помъстьяхъ. Но тъмъ, у которыхъ было не болъе трехъ сотъ дворовъ, дозволялось строить мазанки и деревянные домики, безъ обозначенія числа саженей. Каждый дворовладелець должень быль вымостить

на свой счеть улицу передь своимь дворомь и засадить ее липами. При всемь стараніи Петра заселить и застроить каменными домами Васильевскій островь, вь самыхь постройкахь не соблюдалась вѣрность утвержденному правительствомь образцу, по которому слѣдовало строиться подъ одинъ горизонть, и въ 1721 г. Петръ приказаль ломать всѣ зданія, возведенныя не по формѣ, а съ виновныхъ брать по сту рублей штрафу. По мѣрѣ отдаленія отъ Васильевскаго острова, въ Петербургѣ не требовалось такой нарядности постройки, и по берегу рѣки Фонтанки строились деревянные домы.

Петръ намфревался пріучить новопоселенныхъ жителей Петербурга къ умѣнью строить суда и къ охотѣ илавать на нихъ по водѣ, и въ 1718 году приказалъ жителямъ Петербурга раздать безденежно парусныя и гребныя суда, съ обязательствомъ сдѣлать новое судно, когда старое испортится. Для дѣланія и починки судовъ устраивался дворъ на Малой Невѣ, подъ вѣдѣніемъ комисара Потемкина; всякій желающій могъ обращаться туда по судовому дѣлу. Составлены и опубликованы были подробныя правила для управленія судами, а за малѣйшее отступленіе отъ этихъ правилъ полагались штрафы. Для поощренія иностранцевъ, желающихъ водвориться въ Петербургѣ, Петръ давалъ различныя привилегіи; напримѣръ, въ апрѣлѣ 1716 г. одному данцигскому жителю дано право гражданства въ Петербургѣ, съ увольненіемъ отъ податей и съ дозволеніемъ торговать на общихъ основаніяхъ.

Въ теченіе трехъ літь, съ 1718—1721 г., правительство обращало большое вниманіе на благоустройство и благочиніе новаго города. Предписывалось улицы и переулки сохранять въ чистотв и сухости, на провзжихъ дорогахъ и у мостовъ не устранвать шалашей, торговцамъ събстными припасами не подымать самовольно цёнь и не продавать ничего вреднаго для здоровья подъ опасеніемъ за первый разъ-кнута, за второй-каторги, за третій — смертной казни. Для предупрежденія пожаровь, слёдовало всякую четверть года у жителей осматривать печи и бани; въ лътнее время топить избы и бани дозволялось только разъ въ недёлю. На каждомъ островъ заведено было по одной пожарной заливной трубъ; всъхъ было четыре, каждая обходилась въ четыреста рублей. Привозившимъ сѣно, дрова и прочія сельскія произведенія велено отводить на рынкахъ места, а не дозволять становиться гдв попало, какъ вездв на Руси делалось. Шибкая ъзда по улицамъ запрещалась, а у кого была охота бъгать взапуски, или держать заклады, тф могли упражняться въ Ямской

слободъ или на льду зимою. Царь приказывалъ: не допускать на улицахъ и рынкахъ дракъ, уничтожать подозрительные домы-притоны пьянства, карточной игры и разврата, забирать "гулящихъ и слоняющихся и людей, которые гитвадились по кабакамъ, торговымъ банямъ, харчевнямъ, а ночью производили буйства и драки. По старымъ обычаямъ и въ Петербургъ какъ въ другихъ русскихъ городахъ жители не спѣшили на помощь, когда слышали крикъ "караулъ", и не торопились разнимать драку, а если вмѣшивались въ нее, то для того, чтобы помогать той или другой сторонъ. Царь приказалъ устроить по улицамъ шлагбаумы съ караулами, которые должны были съ одинпадцати часовъ вечера до утренней зари никого не пускать черезъ шлагбаумъ, кром'в священника, доктора или повивальной бабки. Для знатныхъ людей, которые не ходили иначе, какъ съ фонарями, делалась льгота; но такъ-называемыхъ "подлыхъ" людей пускали не иначе, какъ по одному, а чуть шелъ кружокъ, наводившій подозрѣніе, всёхъ брали подъ караулъ. 20 іюня 1718 г. указано брать подъ карауль всёхъ нищихъ, шатавшихся въ Петербурге и допрашивать-откуда они и зачёмь бродять; пойманныхъ въ первый разъ-били батогами и отсылали въ дворцовыя волости, къ старостамъ и сотскимъ, или прямо къ тъмъ хозяевамъ, у которыхъ жили они прежде, до своего бродяжничества, взявши съ хозяевъ росписку въ томъ, что будутъ смотръть за этими людьми и кормить ихъ. Пойманныхъ въ другой разъ били кнутомъ, и посылали мужчинъ-въ каторжную работу, женскій поль-въ шпингаузъ или прядильный домъ, а малольтнихъ, по наказанін батогами, — на суконный дворъ въ работу; съ хозяевъ, у которыхъ эти нищіе прежде проживали, брали штрафъ по 5 рублей за каждаго нищаго. Въ февралъ 1719 г. компанія полотнянаго дъла выпросила дозволеніе посылать къ нимъ взятыхъ за нищенство женщинъ на работу, а указомъ 26 іюля 1721 года такое распоряженіе было распространено вообще на всі заводы, учрежденные компанейцами. Петръ, не терия нищенства во всей Россіи, особенно хотълъ, чтобъ его не было въ любезномъ его Петербургь: запрещаль давать милостыню, и съ ослушниковъ этого правила велълъ брать на госпитали по 5 рублей за каждую подачку.

Въ 1719 году полиція Петербурга отличалась чрезвычайною строгостью. Генералъ-полиціймейстеръ ежедневно съкъ кнутомъ человъкъ по шести и болье обоего пола, а одну распутную женщину гоняли, подстегивая кнутомъ, за то, что она, отправляя ремесло свое, заразила много солдатъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка. Въ 1721 г., полиція стоила 27,923 рубля, и содержалась

насчеть всего государства, изъ нарочно собраннаго подворнаго налога. По этому поводу въ указъ замъчалось: "что здъшнее мъсто (т.-е. Нетербургъ) дороговизною, провіантомъ, харчемъ и квартирою отягчено, а другія м'єста такой тягости не им'єють". Обращено было внимание на опрятность въ новомъ городъ. Мясники завели-было бойни на Адмиралтейскомъ островѣ и бросали внутренности животныхъ въ ръчку Мью (Мойку), такъ что отъ вони нельзя было пробхать черезъ нее, - указано бить скотину подальше отъ жилья, за пильными мельницами, а за метаніе въ рвку всякой нечистоты и сора, служителямь, жившимь въ домахъ, хотя бы и высокихъ персонъ, угрожали кнутомъ и ссылкою въ каторжную работу. По малымъ ръчкамъ и каналамъ зимою позволялось только ходить пъшимъ, но воспрещалось ъздить на саняхъ, верхомъ, чтобъ не засорить ревъ и каналовъ навозомъ; не дозволялось выпускать на улицу скотъ, который портилъ дороги и деревья. Всъ такія правительственныя распоряженія о соблюденіи чистоты и порядка, какъ и всякія другія, исполнялись плохо. На улицахъ продолжали наваливать всякую гадость и мертвыя тёла животныхъ, пова царь, въ апрёлё 1721 года, не приказаль для вывоза нечистоть завести лошадей и при нихъ рабочихъ изъ рекруть и взятыхъ гулящихъ людей. Городъ начали освъщать съ 1721 г.: на Васильевскомъ островъ вельно устроить 595 фонарей. Съ увеличеніемъ населенія въ Петербургъ ощутительно стали свиръпствовать бользни. Зимою 1717—1718 г. много больло и умирало людей оть горячки. Петръ приказаль, чтобы вездъ, гдъ во дворъ окажутся больные этою бользнію, доносили о нихъ въ канцелярію полиціймейстерскихъ дёль.

Однимъ изъ признаковъ общественной жизни въ новомъ городѣ было учрежденіе ассамблей. 26 ноября 1718 года, Петръ далъ объ этомъ указъ с. петербургскому генералъ полиціймейстеру. "Ассамблед", по толкованію этого указа, "есть слово французское, которое на русскомъ языкѣ однимъ словомъ выразить невозможно, но обстоятельно сказать вольное, гдѣ собраніе или съѣздъ дѣлается не только для забавы, но и для дѣла, гдѣ можно другъ друга видѣть и переговорить или слышать, что дѣлается". Правила, начертанныя Петромъ для ассамблей, были таковы: хозяннъ дома, гдѣ дѣлается ассамблея, долженъ письменно объявить, что всякому вольно пріѣзжать какъ мужчинамъ, такъ и женщинамъ. Входъ въ ассамблеи открытъ всѣмъ чиновнымъ людямъ, дворянамъ, купцамъ, начальнымъ мастеровымъ людямъ и знатнымъ приказнымъ, а также ихъ женамъ и дѣтямъ. Ассамблея начинается не ранѣе 4-хъ или 5-ти часовъ и про-

должается не позже 10-ти часовъ. Лакеи и служители должны были находиться въ стняхъ, по распоряжению хозяина. Хозяинъ не обязань ни встръчать, ни угощать, ни провожать гостей, должень только поставить свои свечи, питье для жаждущихъ и приготовить употребительныя игры на столахъ. Но хозяева, устраивавшіе ассамблею, обыкновенно угощали гостей водкою, виномъ и закусками, темъ более, что знатные и богатые вельможи все, по обязанности, одинъ за другимъ устраивая у себя ассамблеи, щеголяли роскошью угощенія, такъ что многіе на ассамблеяхъ напивались до-пьяна. Для ассамблей отводилось обыкновенно четыре покоя: въ одномъ-танцовали, въ другомъ-играли въ карты и шахматы, въ третьемъ - курили и вели беседы, въ четвертомъ дамы играли въ фанты. Всякій могъ прівхать и увхать, когда хотёль, не нарушая правиль, установленныхь для ассамблей, подъ штрафомъ кубка Великаго Орла. (Такъ назывался огромный сосудь, изъ котораго заставляли пить вино за нарушевіе установленныхъ приличій). Такія же міры должны были соблюдаться въ австеріяхъ (ресторанахъ) и въ мъстахъ, гдъ будуть балы и банкеты. Старые русскіе обычаи въ обращеніи съ людьми до чрезвычайности не сходились съ европейскими и соблазняли иностранцевъ своею грубостью и угловатостью, даже и въ кругу, близкомъ ко двору царя. Иностранецъ, вздумавши прівхать съ визитомъ къ русскому господину, рисковалъ мерзнуть на дворъ и дожидаться, пока хозяинъ выйдетъ по своимъ дъламъ на свой дворъ, а на привътствіе гостя скажетъ: "чего тебъ нужно, я отъ тебя ничего не желаю", пли, спросивши у гостя объ его отечествъ, скажетъ ему: "такой земли я не знаю; ступай себъ къ тъмъ, къ кому посланъ". Только тогда, когда они замъчали, что царь къ тъмъ или другимъ изъ иноземцевъ ласковъ, измъняли въ отношении послъднихъ свой тонъ и начинали обращаться съ ними унизительнымъ образомъ.

Петръ, занимаясь съ любовію Петербургомъ, не оставлялъ безъ вниманія и другіе русскіе города. Въ мартъ 1714 г. всъмъ губернаторамъ было объявлено, чтобъ съ будущаго за тъмъ года начались строиться каменные домы повсюду. Въ Москвъ изстари городскіе домы состояли большею частью изъ незатъйливыхъ деревянныхъ избъ, которыя продавались на рынкъ въ Китай-Городъ. Покупщикъ, пріобрътая за деньги такой домъ, приказывалъ разобрать его и везти на мъсто, гдъ намъревался его поставить; тамъ приказывалъ на-скоро его сложить, законопатить мхомъ щели, образующіяся между бревнами, и покрыть тесомъ. Такіе домы безпрестанно подвергались пожарамъ, но легко и возобнов-

лялись. Чтобы избавить жителей отъ лишнихъ расходовъ при безпрестанныхъ покупкахъ новыхъ домовъ, царь, въ январѣ 1718 года, предписалъ въ Кремлв и Китай-Городѣ Москвы строить каменные домы, съ фасадомъ на улицу, а передъ домомъ на улицѣ должна быть вымощена мостовая изъ дикаго камня. Въ Бѣломъ и Земляномъ городѣ можно было строить деревянныя строенія, но непремѣнно съ глинянымъ потолкомъ, чтобъ печи были поставлены на землѣ, а не на мосткахъ, и устроены такъ, чтобъ огонь не доходилъ до стѣны; вмѣсто заборовъ около дворовъ приказано ставить тыны, предохраняющіе отъ воровъ. Велѣпо было въ мясныхъ рядахъ не допускать продавать мяса больной скотины; мясники не смѣли производить своего промысла тайно. Подъ страхомъ пени запрещалось сваливать нечистоты по улицамъ.

По всёмъ губерніямъ въ городахъ велёно было устроить госпитали для увъчныхъ и престарълыхъ, и дома для пріема незаконнорожденныхъ детей. Въ Москве, для последней цели, приказано строить мазанки, а въ прочихъ городахъ-деревянныя строенія. Для ухода за младенцами слідовало прінскать искусныхъ женщинъ, и давать имъ по три рубля и по полуосминъ хлѣба на мѣсяцъ; на содержаніе же самыхъ младенцевъ полагалось три деньги въ день. Было предоставлено матерямъ приносить младенцевъ въ пріюты для незаконпорожденныхъ тайно и класть черезъ закрытое окно. На содержание больныхъ и раненыхъ, вь іюнъ 1714 года, положено обратить одну статью церковныхъ доходовъ, -- сборъ съ вѣнечныхъ памятей (собираемыхъ съ вѣнчанія), а въ маѣ 1715 года указано съ пожалованныхъ въ дьяки взыскивать на этотъ же предметъ по сту рублей. Въ томъ же году госпитали велено содержать изъ неокладныхъ доходовъ въ губерніяхъ, а 28 февраля 1721 года обращены были на содержаніе богаділень и больниць выручаемыя отъ продажи свъчей въ церквахъ деньги, и 12 декабря того же года на тотъ же предметь установлено со всёхъ служащихъ, кроме солдатъ, вычитать по копфикф съ рубля въ годъ.

И въ этотъ періодъ своего царствованія, какъ прежде, Петръ старался оградить ліса отъ напраснаго истребленія. Всі ліса петербургской губерній состояли въ полномъ віздіній адмиралтейства; отъ сената назначались за ними надсмотрщики изъ дворянъ. По челобитьямъ крестьянъ, раздавались около Петербурга міста подъ мызы, но съ тімъ, чтобъ мызники не рубили у себя заповідныхъ деревьевъ — дуба, клена, липъ, ясени и вяза. Между Петергофомь и Лиговой запрещено было рубить лісъ

даже и владъльцамъ въ собственныхъ дачахъ, а если кто хотълъ расчищать свой лѣсъ "для своего плезира", тотъ долженъ былъ соблюдать указанныя царемъ правила и истреблять только сухія деревья. Лѣса, покрывавшіе острова около Петербурга, были также запов'єдными: туда, между прочимъ, запрещалось пускать скотъ, подъ страхомъ отнятія его на госпиталь. За нарушеніе царскаго указа о лъсахъ били кнутомъ, шпицрутенами, кошками и линь-ками. Не для всей Ингерманландіи были такія строгія правила: 11-го декабря 1718 года дозволено всёмъ рубить лёсь во всёхъ дачахъ, чьихъ бы то ни было, находившихся по объимъ сторонамъ Невы, отъ Словянки до Шлиссельбурга. Землевладъльцы на этомъ пространствъ стали было не допускать чужихъ до рубки своихъ лъсовъ или пускали ихъ не иначе, какъ взявши большія деньги, и отъ этого стала дороговизна дровъ въ Петербургв, но дарь объявиль владёльцамъ лёсовъ, что они будуть лишены своихъ земель и сосланы, если станутъ препятствовать рубкъ лъса въ своихъ лъсныхъ дачахъ; а когда послъ того, въ 1720 году, продавцы дровъ опять подняли цъну, жалуясь, что рубка лъсовъ сопряжена съ большими непріятностями и оскорбленіями со стороны землевладъльцевъ, тогда царь указалъ, для рубки лъсовъ, ъздить въ помъщичьи дачи не иначе, какъ компаніями, не менъе двадцати человѣкъ.

И для другихъ краевъ Россіи издавались узаконенія, клонив-шіяся къ сохраненію лісовъ. Когда въ 1716 г. казанскій вице-губернаторъ донесь, что дубовые ліса, годные на кораблестрое-ніе, рубять и подсушивають, царь послаль майора на розыскъ, и велѣлъ виновнымъ учинить жестокое наказаніе и разореніе— отнятіемъ всѣхъ ихъ имѣній. Въ іюнѣ 1719 г. изданъ былъ указъ для всей Россіи, чтобы считать запов'єдными л'єсами-годные къ корабельной постройкъ лъса изъ дуба, клена, вяза и сосны, если последняя завлючаеть въ отрубе двенадцать вершковь, въ томъ же разстояни отъ большихъ и малыхъ рекъ, какое определено было указомъ 1703 года. Въ заповедныхъ лесахъ запрещалось не только рубить большія деревья, но и собисахъ запрещалось не только рубить большія деревья, но и собирать валежникъ. Въ лѣсахъ же, отстоящихъ на болѣе далекое пространство отъ рѣкъ, запрещалось рубить только дубовыя деревья, и если кому понадобится хотя одинъ дубъ, —тотъ долженъ подавать просьбу о дозволеніи ему срубить это дерево. Приказано было въ селахъ и деревняхъ выбрать добрыхъ людей, не менѣе какъ съ пятисотъ дворовъ, и дать имъ особыя клейма (пятна) съ гербами своихъ провинцій: этими гербами они должны были пятнать заповѣдный лѣсъ. За незаконную порубку бралась большая пеня, за повторенную нёсколько разъ и сдёланную въ большомъ размёрё, хотя бы въ первый разъ, царь приказывалъ вырёзывать ноздри и ссылать на каторгу, а въ нёкоторыхъ мёстностяхъ новтородской губерніи за порубку дубоваго лёса ожидала виновнаго смертная казнь. Въ противоположность такой строгости, въ губерніяхъ сибирской и астраханской и въ уфимской провинціи разрёшалось рубить дубовые лёса. При всемъ томъ, что Петрътакъ дорожилъ лёсами, трудно было ему получить подробныя описи лёсовъ въ государствё. Онъ многократно приказывалъ это, но еще въ 1721 году, какъ видно, это сдёлано не было.

Постоянныя войны, которыя веля Россія, требовали строгихъ мъръ въ пополненію войска и его продовольствію. Въ концъ 1712 г. вельно было собрать съ пятидесяти дворовъ по конному, а на военныя издержки обратить таможенные и питейные сборы, находившіеся у откупщиковъ изъ купеческаго званія. Въ мав 1713 года приказано было собрать со всёхъ губерній немедленно запасныхъ рекрутъ и обучать ихъ; такъ какъ въ войскъ ощущалась потребность въ грамотныхъ, то царь велёлъ переписать всёхъ подъячихъ и оставить изъ нихъ для производства дёлъ только необходимое число, а остальных в обратить въ военную службу, гдв они занимали бы должность писарей. Въ концъ 1713 года указано было опять собрать съ 50-ти дворовъ по человъку. Предполагавшаяся въ то время война съ Турціей не состоялась, и вей міры правительства обратились на военныя дъйствія на съверь, въ Помераніи и Финляндіи. Въ этомъ случав всвхъ болве теривла петербургская губернія, такъ что на фуражь и провіанть должна была истратить до 129,000 рублей, когда во всёхъ другихъ губерніяхъ сумма на этотъ предметь простиралась до 45,000, кром' двороваго сбора по три алтына и  $1^{1/2}$ деньги со двора. Въ 1715 году съ побережья Съвернаго моря указано доставить опытныхъ матросовъ, ходившихъ въ море за китоловствомъ и рыбными промыслами, и, кромъ того, брать владёльческихъ крестьянъ въ матросы. Въ октябрё того же года, для той же цёли, велёно собрать въ матросы до тысячи человёкъ, отъ 15 до 20-лётняго возраста. Въ 1719 году въ августъ вельно собрать для комплектованія войскъ десять тысячъ человікь, а въ Сибири четыре тысячи человікь и пригнать ихъ зимою въ Петербургъ для обученія. Въ мав 1721 года, для той же цвли, вельно собрать 15 тысячь рекруть.

Относительно продовольствія войска, важнымъ установленіемъ было въ 1713 году назначеніе комисаровъ для раздачи провіанта. Въ следующемъ году на содержаніе армейскихъ полковъ,

расположенныхъ въ петербургской губерніи, опредёлено доставлять провіанть вольнымъ порядкомъ, съ подрядовъ, водою или сухопутіемъ, но непремѣнно въ бочкахъ, а не въ рогожныхъ куляхъ, какъ дёлалось прежде; вмёсто доставки натурою, позволялось вносить деньгами, считая за четверть муки 1 рубль 16 алтынъ 4 деньги и два рубля за четверть крупы. Но важнъйшимъ дъломъ было учреждение въ 1720 году запасныхъ магазиновъ въ Нижнемъ-Новгородъ, Орлъ, Гжатскъ, Смоленскъ, Брянскъ и; кромъ того, въ другихъ городахъ, на пристаняхъ, предпринятое въ техъ видахъ, что подрядчики на поставку казеннаго провіанта, во время хлібнаго недорода, стали возвышать ціны на хлёбъ. Предположено собрать въ эти магазины, со всего государства, со двора по четверику ржи; осенью того же года царь, узнавши, что вездъ были урожаи, приказалъ собрать еще по другому четверику съ двора. Для флота собирался особый провіанть, состоявшій, кром'в хлібныхь запасовь, изъ мяса, соленаго сала, вина, гороха и крупы: этоть провіанть доставлялся изъ однъхъ провинцій въ Петербургъ, а изъ другихъ-въ Ревель.

При набор'в рекрутъ происходили злоупотребленія. Рекрутъ приводили въ города скованными и держали, какъ преступниковъ, долгое время по тюрьмамъ и острогамъ. Изнуряли ихъ и теснотою помещенія, и плохою пищею. По донесенію фискаловъ, при отправкъ какъ рекрутъ, такъ и рабочихъ, въ губерніяхъ удерживали слідуемыя на ихъ продовольствіе кормовыя деньги и провіанть, не давали имъ одежды и обуви; вм'єсто подводъ, на которыя следовало сажать отправляемыхъ на казенную службу, ихъ гнали пъшими, ни мало не обращая вниманія ни на дальность пути, ни на плохія дороги и распутицу, или же отнимали у частныхъ пробежихъ подводы и сажали на нихъ рекруть. Рекруть могло быть до тысячи, а провожаль ихъ какойнибудь офицеръ, да и тотъ старый и нездоровый; пропитаніе имъ давали самое скудное; отъ этого между ними свирвиствовали бользни, и многіе безвременно умирали на дорогь, безъ церковнаго покаянія; другіе же, отъ всевозможныхъ лишеній потерявъ терпъніе, разбъгались, но, боясь появиться въ своихъ домахъ, приставали къ воровскимъ станицамъ. Итакъ, крестьяне, отданные въ рекруты съ темъ, чтобы, ставши солдатами, защищать отечество, становились не защитниками, а разорителями своего государства. Всякая казенная служба до крайности омерзъла въ глазахъ русскаго народа. Иные, чтобъ избавиться отъ ней, уродовали себя, отсъкая себъ пальцы на рукахъ и на ногахъ. Побъги получили небывалые размъры. Послъ

строгихъ узаконеній, царь принуждень быль объявить лымъ надежду на прощеніе, если они возвратятся до апрёля 1714 г. Когда этотъ срокъ минулъ, имъ дана новая льгота по сентябрь того же года, а потомъ дана была имъ еще отсрочка до 1-го января 1715 года. Въ январъ этого года указано пойманнымъ бъглымъ рекрутамъ класть знакъ порохомъ кресть на левой руке, а дававшихь имъ притонъ ссылать на галеры. Ландраты должны были смотръть, чтобъ не было бъглыхъ, и въ чьемъ въдомствъ отыщется бъглецъ, ландрату того въдомства угрожало наказаніе. Всъхъ подрядчиковъ кирпичныхъ дъль обязали, подъ опасеніемъ смертной казни, не принимать бъглыхъ въ работники. Несмотря на всв мъры, и слишкомъ строгія и слишкомъ снисходительныя, въ началь 1715 г. убъжавшихъ со станціи изъ Москвы и съ дороги было до двадцати тысячь. Въ Петербургв и Котлинв безпрестанно умножались побъги изъ гарнизоновъ. Множество бъглыхъ толиилось въ Малороссіи; указано было въ 1715 г. отыскивать ихъ тамъ и возвращать, а съ передержателей брать по пяти рублей съ семьи. Иные находили себъ пріють у раскольниковь, поселившихся въ стародубскомъ уёздё. Велёно было осмотрёть села и деревни въ бългородскомъ и съвскомъ уъздахъ, и въ слободскихъ полкахъ, разузнать, по какимъ документамъ проживаютъ тамъ крестьяне, и всёхъ, которые окажутся бёглыми, высылать прочь: чужихъ крестьянъ вести къ ихъ владъльцамъ, а бъглыхъ съ казенной службы на мъсто отправленія этой службы. Многіе бъжали на Донъ, гдъ, несмотря ни на какія строгія мъры, по старинному извъчному обычаю, принимали бъглыхъ, откуда бы они ни пришли, и не только русскихъ, но калмыковъ и перебѣжчиковъ изъ Турецкой имперіи. Въ 1715 году дана была бытлымь отсрочка, для добровольной явки, по январь 1716 года; въ 1716 году — по 1-е января 1717 г.; въ декабръ 1717 г. снова объявлена бъглымъ отсрочка на годъ, съ объщаніемъ каторги и всеконечнаго разоренія, если они не явятся въ назначенный срокъ. Такую же отсрочку мы встричаемъ 29 октября 1719 г. по іюль 1720 г.; въ 1721 г. 29 ноября объявлялось прощеніе всёмъ б'єглымъ изъ военной службы, если они явятся добровольно въ марту следующаго года, а за ослушание грозили жестокимъ наказаніемъ; каждому, кто поймаеть бъглеца, государь объщаль по пяти руб. награжденія, а доносителю, указавшему на пристанодержательство, объщано было двъ трети имущества, принадлежавшаго пристанодержателю. Давалось повелёніе никого не пропускать никуда безъ паспорта или пропускного вида, всякаго безпаспортнаго считать прямымъ воромъ, не слишкомъ довъряя, однако, письменнымъ видамъ, которые часто были подъявьные. Открылось, что многіе бёглые приставали къ монастырямъ и особамъ духовнаго чина, подъ именемъ казаковъ, ханжей и трудниковъ; царь угрожалъ духовнымъ лишеніемъ сана, если будутъ давать притонъ бёглымъ. Въ числъ бёглыхъ были владёльческіе крестьяне, часто послъ побёга отъ своего владёльца проживавшіе у другого. Царь назначилъ полуторогодичный срокъ для отдачи ихъ прежнимъ владёльцамъ, по кръпостямъ. Это не распространялось на такихъ бёглыхъ, которые, бёжавши отъ своихъ господъ, вступили въ военную службу, а затёмъ царь подтвердилъ прежній указъ, дозволявшій изъ господской службы каждому вступать въ военную, исключая такихъ, которыхъ господа, живя въ Петербургъ, обучили матросскому плаванію для своего обихода.

И въ этотъ періодъ Петрова царствованія, какъ и въ прежній, повсюду появлялись разбойничьи шайки, человікь въ 200 и болъе, съ исправнымъ вооружениемъ; онъ нападали на помъщичьи усадьбы, сожигали ихъ, убивали людей и крестьянъ. Близъ города Мещовска разбойники напали на Георгіевскій монастырь, ограбили его, а потомъ вступили, не встръчая сопротивленія, въ городъ Мещовскъ, освободили преступниковъ, содержавшихся въ тюрьмахъ, и присоединили ихъ къ своей шайкъ. Въ 1718 году, разбойниковъ, находившихся въ шайкахъ, велёно казнить колесованіемъ и повішеніемъ, а беременныхъ женщинъ оставлять въ живыхъ до разрешенія отъ бремени, и потомъ отсёкать имъ голову. Въ началъ 1719 года государь приказалъ разослать по всёмъ губерніямъ печатный указъ, прибить его въ пристойныхъ мъстахъ и прочитать въ церквахъ; жители, черезъ своихъ старость и приказчиковь, должны были давать властямь сказки о томъ, что имъ неизвъстно о пребывании у нихъ воровъ, бъглыхъ и становщиковъ (пристанодержателей), а если узнають, то обязываются немедленно объявить начальству. Тёмъ приказчикамъ и старостамъ, которые въ своихъ сказкахъ солгутъ и утаятъ пребываніе у нихъ преступниковъ, угрожала смертная казнь, а помъщикамъ отнятіе имъній. Въ марть того же 1719 года царь въ своемъ указъ замътилъ, что при стараніяхъ искоренить воровъ и разбойниковъ, повсюду совершались дневныя и ночныя кражи, по дорогамъ разбои и убійства. Много разъ, по царскому милосердію, объявлялось разбойникамъ прощеніе, если они принесутъ повинную, и ничто не помогало, а многіе зав'єдомо давали у себя пріють злод'вямъ и черезъ то сод'в йствовали сокрытію преступленій. По тюрьмамъ сидѣло множество преступниковъ, а дѣла о нихъ затягивались по нѣскольку лѣтъ.

Долговременное истощение народныхъ силъ, послъ бывшихъ продолжительных войнъ и тяжелых поборовъ, привело къ тому, что обезлюдъли многіе края. Крестьяне, оказавшись несостоятельными въ уплатъ податей, разбъгались, но ихъ владъльцы не освобождались отъ казенныхъ недоимокъ, числившихся за бъглыми, и часто, не въ состояніи будучи получать доходовъ съ своихъ разоренныхъ имъній и вносить требуемые въ казну платежи, сами покидали свои жилища и пускались въ бъта. Но ничто такъ не усиливало побъги, какъ влоупотребленія со стороны всякихъ начальствующихъ лидъ. Въ дарствование Петра каждый, кому, по служебной обязанности, предоставлялось брать что-нибудь въ казну съ обывателей, полагалъ, по выраженію современника, что онъ теперь и для себя можетъ высасывать бідных людей до костей и на ихъ разореніи устраивать себіз выгоды. Замізчали современники, что изъ 100 рублей, собранныхъ съ обывательскихъ дворовъ, не болѣе 30 рублей шло дѣйствительно въ казну; остальное беззаконно собиралось и доставлялось чиновникамъ. Какой-нибудь писецъ, существовавшій на 5-6 рублей жалованья въ годъ, получивши отъ своего ближайшаго начальника поручение собирать казенные налоги, въ четыре или иять лётъ разживался такъ, что строилъ себё каменныя палаты. Эти черты нравовъ размножили до чрезвычайности побъги и разбои. Въ городскихъ гарнизонахъ недоставало офицеровъ для преследованія преступникова. Сената указала ва теха губерніяхъ, гдъ стояди на квартирахъ армейскіе полки, командирамъ тёхъ полковъ, по заявленію губернаторовь и другихъ властей, посылать драгунъ и солдатъ для поимки разбойниковъ; командирамъ угрожало жестокое взыскание за неисполнение сенатскаго указа. Но, вмёстё съ тёмъ, сенатъ нашель нужнымъ сдёлать и оговорку, чтобы посылаемые за этимъ дёломъ офицеры, драгуны и солдаты не чинили оскорбленій обывателямъ. Пойманныхъ разбойниковъ велено было допрашивать, какъ можно скорее; техъ изь нихъ, которые дёлали смертоубійства и истязанія надъ людьми, - въшать за ребра или колесовать. Помъщиковъ и помъщичьихъ крестьянъ, которые давали притонъ разбойникамъ, велѣно вѣшать, а старость и приказчиковь тёхь селеній, откуда были разбойники, бить кнутомъ за то, что не смотръли за своими крестьянами.

Ужасомъ для всёхъ разбойниковъ, какъ и для всякихъ нарушителей царской воли и закона, былъ князь Өедоръ Юрьевичъ

Ромодановскій, начальникъ Преображенскаго приказа въ Москвъ. Этоть человъкъ соединялъ въ себѣ насмѣшливость съ мрачною кровожадностью; участникъ Петровыхъ оргій, неизмѣнный членъ сумасброднѣйшаго собора, представлявшій, по волѣ государя, изъ себя шутовское званіе царя-кесаря, онъ держалъ у себя выученнаго медвѣдя, который подавалъ приходившему въ гости большую чарку крѣпкой перцовки, и въ случаѣ отказа пить, хваталъ гостя за платье, срывалъ съ него парикъ или шапку. Шутникъ большой былъ Федоръ Юрьевичъ. Но если кто попадался серьезному суду Федора Юрьевичъ. Но если кто попадался серьезному суду Федора Юрьевичъ. Но если кто попадался серьезному суду Федора Юрьевичъ, подвергалъ обвиняемыхъ самымъ безжалостнымъ пыткамъ и приговаривалъ преступниковъ къ мучительнымъ казнямъ: кромѣ обыкновеннаго повѣшенія, онъ вѣшалъ ихъ за ребра и сжигалъ. Его одно имя наводило трепетъ; самъ Петръ называлъ его звѣремъ, за то любилъ Ромодановскаго, зная, что никакія сокровища не въ силахъ подкупить его и возбудить малѣйшее состраданіе къ попавшейся жертвѣ. Всѣ процессы по поводу "государева слова и дѣла" велись имъ; какая-нибудь неосторожная болтовня влекла несчастнаго къ неумолимому розыску, въ душную или сырую тюрьму, къ безчеловѣчнымъ истязаніямъ. Ромодановскій съ любовью занимался своимъ адскимъ дѣломъ, и его Преображенскій приказъ у русскаго народа носилъ прозвище "бѣдности".

Преслідуя бітлых и разбойниковь, какь и своихь политическихь недоброжелателей, Петрь принималь строгія міры противь бродять и нищихь. Въ февралі 1718 года царь узналь, что въ Москей по рядамь и по улицамь шаталось множество монаховь и нищихь; они пользовались благочестивымь обычаемъ русскихъ людей наділять нищихъ милостынею. Эти нищіе были нерідко скрытые разбойники, которые по ночамь въ темныхъ и узкихъ улицахъ убивали кистенями прохожихъ людей и обирали ихъ тіла. Подобный разбой въ продолженіи святокъ и масляницы быль діломъ совершенно обычнымъ въ древней столиці: по ніскольку десятковъ убитыхъ подбирали на улицахъ и свозили въ убогій домъ, гдіт сваливали ихъ въ одну глубокую могилу безъ церковныхъ обрядовъ, и уже въ субботу Пятидесятницы священникъ отпіваль ихъ всіхъ. Для искорененія нищенства, Петръ приказаль учредить изъ московскаго гарнизона особыхъ поимщиковъ, хватать шатавшихся монаховъ и нищую братію и вести въ монастырскій приказъ. Изданное сначала для Петербурга запрещеніе раздавать милостыню распространилось на всю Россію; кто желаль помогать нищимъ, тоть могь отсылать

милостыню въ богадёльни. За раздачу нищимъ милостыни назначался штрафъ: въ первый разъ пять, а во второй десять рублей.

Государя приводила въ гнѣвъ неакуратность губернаторовъ и другихъ органовъ областнаго управленія въ присылкъ рабочихъ людей, рекрутъ и денегъ. Царь указалъ, за троекратное неисполнение сенатского предписания, брать съ губернаторовъ большой штрафъ и ихъ подвергать аресту. Всёмъ губернаторамъ ставилась въ примъръ дъятельность петербургскаго губернатора, какъ образцовая, потому что, сверхъ окладныхъ сборовъ, онъ съумълъ собрать въ 1713 году 72,000 рублей. По его примъру предписывалось поступать и всёмъ другимъ, но дёлать это такъ, чтобы сборы не влекли за собою отягощение народа. Это условіе приводило губернаторовъ въ затрудненіе. За отягощеніе народа грозили губернаторамъ военнымъ судомъ и между тъмъ требовали отъ нихъ какъ можно болъе денегъ въ казну, а фискалы, надзиравшіе надъ ними, безпрестанно посылали на нихъ доносы въ Петербургъ. Въ февралъ 1714 года указано не давать приказнымъ людямъ жалованья прежде, чёмъ не будуть высланы всв казенные недоборы. Но въ следующе за темъ годы недоимки накоплялись по всёмъ частямъ: въ 1720 году недоимовъ рекрутскихъ за прежніе годы, считая по 20-ти рублей на рекрута, за уплатою 197,870 руб., оставалось еще получить 809,690 рублей. Губернаторы объясняли, что, за опуствніемъ городовъ и сель, нътъ возможности собрать недоимки, и недостаетъ людей для отсылки въ казенную службу 1). Между тёмъ, всё повинности правились по прежнимъ переписнымъ книгамъ. Требовались деньги, провіанть, рабочіе для отправки въ Петербургь; требовались подводы, и все это требовалось по тому числу дворовъ, какое значилось въ прежнихъ переписныхъ книгахъ, тогда какъ въ наличности и половины прежняго числа жителей не находилось на мъстъ.

Обыватели несли, въ самомъ дѣлѣ, гораздо болѣе тягостей, чѣмъ сколько требовало съ нихъ правительство по своимъ соображеніямъ, основаннымъ на прежнихъ устарѣлыхъ спискахъ. Неоплатвыхъ казенныхъ должниковъ съ 1718 г. стали отправлять съ женами и дѣтьми въ Петербургъ въ адмиралтейство, оттуда годныхъ мужчинъ разсылали на галерныя работы, а жепщинъ въ прядильные домы, дѣтей же и стариковъ на сообразную съ ихъ силами работу: всѣ они должны были отработывать

<sup>1)</sup> Изв'єстія объ опустошенім разныхъ краевъ являются посл'єдовательно съ 1710 года изъ разныхъ м'єсть. Паприм'єрь, въ ярославскомъ у'єзд'є: гд'є было прежде крестьянскихъ дворовъ 52, тамъ осталось 16; гд'є было 104, оставалось 51.

свой долгъ казнѣ, считая по рублю въ мѣсяцъ на человѣка заработной платы. Ихъ кормили наравнѣ съ каторжниками, а послѣ отработки долга, —выпускали на волю; если же за кого-нибудь изъ нихъ находились поручители — тѣхъ выпускали ранѣе, но давая имъ срокъ уплаты не далѣе полугода. Случалось, однако, что такихъ отработывающихъ свои долги удерживали и послѣ срока, противъ чего изданъ былъ указъ въ 1721 году, и въ томъ же году разрѣшено платить недоимки по срокамъ: на три года въ суммахъ отъ пяти до десяти тысячъ и болѣе; на два года — въ суммахъ отъ одной до пяти тысячъ, и на годъ — отъ ста рублей до тысячи, и тѣ платить по годовымъ третямъ.

Помощниками губернаторовъ въ отправленіи ихъ многочисленныхъ обязанностей были ландраты и ландрихтеры (ландратовъ въ большихъ губерніяхъ было по 12-ти, въ среднихъ по 10-ти, въ меньшихъ по 8-ми). Ландраты начальствовали надъ провинціями, на которыя дёлились губерніи. По два человёка ландратовъ, съ помъсячною перемъною, должны были находиться при губернаторахъ въ качествъ ихъ постоянныхъ товарищей или совътниковъ; прочіе оставались въ своихъ провинціяхъ; тѣ изъ нихъ, которые находились при губернаторахъ, должны были подписывать всякія діла, но не были своими мнініями подчинены ему. Въ наказъ объ ихъ учреждении выражено было, что губернаторъ надъ ними "не яко властитель, но яко президенть", и имълъ передъ ними то преимущество, что пользовался двумя голосами, тогда какъ каждый изъ товарищей его ландратовъ владёлъ однимъ только голосомъ. За должностью ландратовъ, вскоръ послъ ихъ введенія, оказались большія злоупотребленія. Такъ, подъ разными предлогами, разъвзжали они по селамъ и деревнямъ на даровыхъ подводахъ и проживали въ одномъ месте по неделямъ и болве, требуя отъ жителей припасовъ и для себя, и для своихъ людей; болье другихъ селъ обирали ландраты архіерейскія и монастырскія вотчины, особенно при сборѣ провіанта, пользуясь твмъ, что на счетъ этого всегда получались ими строгія предписанія. Въ іюнь 1716 года, Петръ узнавши о наглости ландратовъ, велълъ устроить въ разныхъ селахъ, дворцовыхъ и монастырскихъ, для прівзжающихъ ландратовъ хоромы, съ приказною избою и тюрьмою на деньги, собранныя съ крестьянъ, въ суммъ 200 рублей на строимый дворъ. Подводы ландратамъ запрещено брать даромъ вовсе, такъ какъ они получали царское жалованье.

Что касается до ландрихтеровъ, то они посылались губернаторами для розыска преимущественно въ поземельныхъ дѣлахъ, напримѣръ, въ межевыхъ. Въ украинныхъ городахъ были установлены коменданты, между которыми различались оберъ-коменданты и вице-коменданты; подъ въдъніемъ ихъ были гарнизоны, составленные изъ ландмилиціи.

Эти коменданты, какъ и вообще всякіе слуги государства, и пребывающіе въ містных административных должностяхь, и посылаемые отъ правительства съ разными порученіями, позволяли себъ всякаго рода насилія и утъсненія. Средства, какія употребляли взяточники, были до того разнообразны и затёйливы, что, по выраженію современника, изслёдовать ихъ было такъ же трудно, какъ исчерпать море. Захочетъ, напримфръ, комендантъ или ландрать поживиться на счеть обывателей накого-нибудь округа, и воть онь посылаеть своего писца удостовъриться, точно ли крестьяне заплатили свои подати. Писецъ вздить по селамъ и деревнямъ и требуеть отъ крестьянь квитанцій въ уплать. Иной крестьянинъ сразу не найдетъ квитанціи, и писецъ кричить на него, торопить его, требуеть съ него уплаты вновь или береть съ него взятку за то, чтобы подождать, пока крестьянинъ отыщетъ свою затерянную квитанцію и представить куда слёдуеть, но если крестьянинъ и не затерялъ своей квитанціи, если представить ее тотчасъ по требованію, то все-таки писецъ, кромѣ того, что у крестьянина събстъ и выпьетъ, возьметъ еще съ него деньги, какъ бы за свой трудъ и подълится ими со своимъ начальникомъ. Привлекаемые къ законной отвътственности плуты, желая увернуться отъ силы закона, старались поставить вопросъ такъ, чтобы, ссылаясь на буквальный смысль редакціи закона, можно было сдівлать отговорку, что въ законъ сказано не такъ, чтобы ихъ можно было по этому закону обвинить. Это было замечено Петромъ; въ указъ 24-го декабря 1713 г. онъ запрещалъ лицамъ всъхъ званій, и великимъ и малымъ, брать посулы и пользоваться съ народа собираемыми деньгами, подъ предлогомъ торга, подряда и тому под. Виновному угрожали, что онъ "жестоко на деле наказанъ, шельмованъ, всего имфнія лишенъ и изъ числа добрыхъ людей извержень и смертью казнень будеть". Всѣ, подъ опасеніемъ того же, должны были доносить о такихъ преступникахъ, "не выкручиваясь тёмъ, что страха ради сильныхъ лицъ, или что его служитель". Позже, чрезъ печатныя объявленія, опов'ященныя народу чтеніемъ въ церквахъ, приглашали всёхъ безъ опасенія обращаться къ правительству съ доносами на взяточниковъ и казнокрадовъ. Въ современныхъ тогдашнихъ делахъ можно отыскать много образчиковъ злоупотребленій со стороны областныхъ властей. Вотъ, напримъръ, въ 1712 году посланный въ псковскую

волость отъ Меншикова вице-комендантъ Алимовъ, прівхавши на кружечный дворъ, началь у посадскихъ брать для себя вино, сахаръ, калачи, а одного помъщика, призвавши во Псковъ, держаль въ неволь, и крестьянь его въ рабочую пору забираль къ себъ, и только когда черезъ его подъячаго дали ему пять рублей, выпустиль помъщика изъ-подъ караула. Навхавши на-Псково-Печерскій монастырь, Алимовъ избилъ стряцчаго, приказывая высылать крестьянъ возить глину на постройку свътлицъ въ монастырѣ и принуждая кормить всьхъ работниковъ на монастырскій счеть. Онь приказаль крестьянамь возить въ Сомерскую волость свно, высылая ихъ нарочно въ дурную погоду, самого игумена сажалъ подъ караулъ въ толпъ набраннаго народа мужескаго и женскаго пола, а монастырскихъ служекъ приказываль бить батогами. Въ Каргополъ поднялась жалоба на коменданта Борковскаго. Онъ бралъ въ свою пользу деньги, которыя собирались рекрутамъ на подмогу, заставляль посадскихъ и уёздныхъ людей и рекруть дёлать хоромныя и мельничныя строенія въ своихъ вотчинахъ, да вдобавокъ билъ ихъ жестоко, а его шурья, племянники и подъячіе бздили по волостямъ и вымучивали у людей то то, то другое отъ имени коменданта. У вздные старосты, по комендантскому распоряженію, правили съ крестьянъ деньги, а отписей въ получении денегъ имъ не давали, потому что коменданть боялся быть уличеннымь въ излишнихъ сборахъ съ народа. Борковскій собираль на прокормленіе людей, отправленныхъ на работы государевы, по 35 алтынъ на человъка, а рабочимъ техъ денегъ не даваль, и рабочіе за недостаткомъ чуть не помирали съ голода, — съ крестьянъ бралъ неволею нѣсколько сотъ подводъ и, сверхъ того, на эти подводы въ подмогуденьгами по рублю; наконецъ, со всякаго крестьянскаго двора правилъ въ свою пользу по гривнъ, что составило до 600 р., а желая утаить свои злоупотребленія, принуждаль земских бурмистровъ и старостъ написать поддёльныя книги, въ которыхъ бы его взятки не значились. Но этотъ комендантъ отписался и оправдался. На пошехонскаго коменданта Веревкина была жалоба, что, собирая провіанть и рекруть, онъ завель неправильную міру и принималь отъ крестьянь хлебное зерно съ верхомъ, а выдавалъ рекрутамъ въ-трусъ и подъ гребло, отчего отъ каждаго человъка пришлось ему по полуторы четверти, и это лишнее онъ приказываль отвозить въ свою усадьбу. Въ Устюгь быль коммисаръ Акишевъ, покровительствуемый архангельскимъ губернаторомъ Курбатовымъ. Надъясь на своего покровителя, пользовавшагося царскою милостію, этоть коммисарь, съ подначальными ему подъячими, собирая съ крестьянъ пошлины, сажалъ ихъ въ дыбы, билъ на козлѣ и на саняхъ свинцовыми плетьми, цекъ огнемъ, ломалъ имъ руки и ноги, дѣвицъ и женщинъ раздѣвалъ до-нага и водилъ всенародно. Такъ доносилъ на него фискалъ. Крестьяне жаловались, съ своей стороны, что они разорены, стали наги и босы, измучились на правежахъ. Акишевъ былъ взятъ и отправленъ къ царю, а потомъ подвергнутъ пыткѣ въ застѣнкѣ.

Самыя врупныя дёла по злоупотребленіямъ въ этотъ періодъ были: дъло сибирскаго губернатора князя Гагарина и архангельскаго вице-губернатора Курбатова. Гагаринъ былъ болве десяти льть губернаторомъ Сибири и пріобрыть тамь самую отличную репутацію: его не только любили, но, можно сказать, боготворили за щедрость и доброту. Онъ, между прочимъ, облегчалъ печальную судьбу шведскихъ плѣнниковъ, которыхъ въ Сибири было до 9000, оставленныхъ безъ всякаго пособія отъ правительства; въ числъ ихъ было до 800 офицеровъ, питавшихся поденною работою у русскихъ. Гагаринъ былъ такъ къ нимъ внимателенъ, что за три первыхъ года своего губернаторства истратиль на ихъ содержание болве 15,000 рублей собственных средствъ, заохочивалъ ихъ къ разнымъ выгоднымъ трудамъ и доставляль ихъ издёлія государю. При его помощи иленники завели себе тведскую церковь. Гагаринъ долго умель заслуживать благосклонность царя къ себъ, и быль первый изъ сибирскихъ правителей, отыскавшій въ Сибири золотой песокъ: при содъйствіи горнаго инженера иноземца Блюгера, онъ привезъ дарю образчикъ этого песку, и Блюгеръ, въ присутствіи Петра, дёлалъ пробу, показавши, что изъ фунта такого песку выходить 28 лотовъ чистаго золота. Но, живя вдали отъ государя и управляя огромнъйшимъ пространствомъ, Гагаринъ невольно сталъ въ Сибири какъ бы независимымъ владътелемъ и позволяль себѣ дѣлать многое, не справляясь, понравится ли это государю. Онъ жилъ очень роскошно, употреблялъ при столъ серебряную посуду, имълъ осыпанную брильянтами икону, стоившую 130,000 рублей. Оберъ фискалъ Алексъй Нестеровъ, человъкъ чрезвычайно ловкій, донесь царю, что Гагаринъ расхищаеть казну, беретъ взятки съ купца Карамышева, торговавшаго съ Китаемъ, и дозволяеть купцамъ Евреиновымъ вести незаконный торгъ табакомъ въ Сибири. Купецъ Евреиновъ показалъ на допросъ, что Гагаринъ, по своему выбору, посылалъ купцовъ въ Китай и дълился съ ними барышами въ ущербъ казнъ. Посланный по этому дёлу гвардіи майоръ Лихаревъ обнаружиль, что Гагаринь браль съ купцовъ Гусятникова и Карамышева, торговавшихъ съ Китаемъ, подарки и товары, за которые платилъ не своими, а казенными деньгами, сверхъ того, бралъ взятки съ содержавшихъ на откупъ винную продажу, и утаивалъ въ свою пользу вещи, купленныя на казенныя деньги для царицы. Гагаринъ во всемъ повинился и умолялъ царя оказать ему милосердіе, — отпустить его въ монастырь на въчное покаяніе,—но Петръ при-казалъ его повъсить въ Петербургъ. Курбатовъ, прежде бывшій въ ратушѣ въ Москвѣ, называясь царскимъ прибыльщикомъ, въ 1711 г. посланъ былъ въ Архангельскъ вице-губернаторомъ и въ следующемъ же году поссорился съ архангельскимъ оберъкоммисаромъ Соловьевымъ, съ которымъ вмёстё долженъ былъ завъдывать таможенными пошлинными дълами. Весною 1713 г., сенать, чтобъ развести ссорившихся, устраниль Курбатова отъ завъдыванія продажею казенныхъ товаровъ, и предоставилъ это дёло одному Соловьеву. Тогда Курбатовъ сталъ доносить на Соловьева, что онъ противозаконно отпускаеть за границу собственное хлабное зерно, вмасто того, чтобъ продавать казенное. Ссора съ Соловьевымъ поссорила Курбатова и съ Меншиковымъ, такъ какъ Соловьевъ съ двумя братьями пользовался покровительствомъ Меншикова. Соловьевъ съ своей стороны писалъ доносы на Курбатова. Разомъ съ Соловьевымъ приносили жалобы на поступки Курбатова иностранные торговцы и голландскій резиденть, для охраненія своихъ единоземцевъ постоянно пребывавшій въ Россіи. Петръ по этимъ доносамъ и жалобамъ посылаль въ архангельскую губернію на следствіе разныхъ лиць, одного за другимъ. Происходили допросы и розыски. Противъ Курбатова дёйствовалъ Меншиковъ, и самъ запутался въ этомъ дёль. Любившій Меншикова до слабости, Петръ уже прежде ньсколько разъ заявляль къ нему неудовольствіе. Меншиковъ раздражаль царя темь, что представляль ему, по собственнымь словамъ царя: "честныхъ людей плутами, а плутовъ честными людьми", и, управляя петербургскою губерніею, хотя доставляль казнъ много доходовъ, но позволялъ себъ распоряжаться казною въ свою пользу, хотя и собственное состояние доставляло ему большіе доходы. Тогда пострадали н'якоторыя лица, державшіяся покровительствомъ Меншикова и въ надеждъ на него позволявтія себъ злоупотребленія. Помощникъ Меншикова по управленію губерніей, вице-губернаторъ Корсаковъ, въ 1715 году быль публично наказанъ кнутомъ, а двумъ сенаторамъ, князю Волхонскому и Опухтину, жгли языки раскаленнымъ желѣзомъ. Осуждень быль Синявинь, надзиравшій за петербургскими построй-ками, а управляющій адмиралтействомь Александрь Кикинь, одинь изъ близкихъ людей Петра, спасся только темъ, что заплатилъ

большой денежный штрафъ и быль временно удаленъ отъ дѣлъ. Въ 1718 году братья Соловьевы, покровительствуемые по дѣлу Курбатова Меншиковымъ, подверглись громадному начету въ пользу казны, который не могъ быть покрытъ всѣми ихъ имѣніями; на Меншиковъ оказался начетъ въ нѣсколько сотъ тысячъ. Меншиковъ просилъ у царя помилованія, по крайней мѣрѣ въ уваженіе того, что во всѣ годы своего прошедшаго управленія онъ доставилъ казнѣ очень много пользы. Царь, безжалостно строгій ко всѣмъ другимъ, былъ до того милостивъ и снисходителенъ къ своему давнему любимцу, что приказалъ зачесть большую часть долга Меншикова на разныя повинности съ его имѣній. Курбатовъ былъ присужденъ къ относительно небольшой уплатѣ въ казну, но не дождался рѣшенія своего дѣла: онъ скончался въ 1721 году.

Фискальное устройство въ 1714 году получило большее рас-ширеніе противъ прежняго. Кром'я наблюденія за казеннымъ интересомъ, фискаламъ дано право вмѣшиваться во всякія такія дѣла, по которымъ не было или быть не могло челобитчиковъ. Напримъръ, умретъ ли кто-нибудь послъднимъ изъ своего рода, не оставивши послъ себя никакого духовнаго завъщанія, или неизвъстный проъзжій человъкъ будетъ убитъ на пути, — фискалъ въ такихъ случаяхъ могъ развъдывать и начинать судебный искъ. Указами 17-го марта 1717 года и 19 іюня 1718 года, повельно во всьхъ городахъ учредить изъ купечества по одному или по два фискала, но не изъ первостатейныхъ купцовъ, чтобъ не отвлечь ихъ отъ важныхъ торговыхъ предпріятій. Провинціалъ-фискалъ объёзжалъ каждый годъ свою губернію и повёрялъ городовыхъ фискаловъ, имѣя право ихъ перемѣнять и отставлять. Въ сенатѣ оберъ-фискалъ имѣлъ значеніе государственнаго фискала, тогда какъ прочіе были земскіе; но за неимѣніемъ въ сенать оберь-фискала, его должность, въ 1721 году, исполняли два штабъ-офицера гвардіи и смотрёли за порядкомъ и благочиніемъ въ сенатъ, а тъхъ, кто будетъ вести себя неприлично, могли арестовывать и отводить въ кръпость. По инструкціи, данной фискаламъ 31-го декабря 1719 года, они должны были смотръть, чтобы служащіе исправляли свои должности не ко вреду царя и не къ отягчению подчиненныхъ "Однако", замъчалось, "по одному разглашенію и безъ основанія в'єрнаго и добраго служителя Его Величества въ чести, живот в им вній по своему произволенію не повреждать". Земскій фискаль розыскиваль и доносиль также о всякихъ видахъ безнравственности, прелюбодъйства, со-домскаго гръха, чародъйства, обмана, богохульства, заповъдной продажи и т. п.; фискалы должны были также наблюдать: не дер-

заеть-ли кто изъ владёльцевъ подданныхъ своихъ отягощать, или не будуть-ли чинимы у взднымъ людямъ обиды при проходъ войска, или при отправленіи повинностей. Онъ долженъ быль смотръть: не испортились-ли дороги, цълы-ли верстовые столбы, не развалились-ли мосты, не стоять-ли пусты царскія мельницы и всякія заведенія, не шляются-ли гулящіе люди, способные сдівлаться ворами и разбойниками. Въ пограничныхъ провинціяхъ фискалы, сверхъ того, должны были надсматривать и провъдывать: не прокрадывается-ли въ государство шпіонъ, не привозятся-ли запов'єдные товары, не нам'єренъ-ли русскій уйти за границу, безъ про'єзжихъ писемъ. Обо всемъ этомъ онъ долженъ былъ провъдывать, узнавать и въ-пору доносить губернатору, и со всёхъ штрафныхъ денегъ, наложенныхъ за преступленіе, за открытіе преступленія, получалъ одну треть. Въ іюнѣ 1720 года оберъ-фискалъ Нестеровъ доносилъ царю, что подано множество жалобъ на губернаторовъ, вице-губернаторовъ и прочихъ властей. Изъ жалобъ видно было, что во всѣхъ губерніяхъ губернскія и провинціальныя власти не производили дёль по фискальскимъ доносамъ, а въ надворныхъ судахъ судьи оскорбфискальскимъ доносамъ, а въ надворныхъ судахъ судьи оскоро-ляли фискаловъ, выражаясь, что "фискальство ничего не стоитъ". Царь, по этому донесенію, приказалъ, чтобъ дѣла по доно-самъ фискаловъ рѣшались, "безволокитно и съ самими фиска-лами обращались пріятно, безъ укоризны и поношенія". Созна-вая, что земскаго фискала санъ тяжелъ и ненавидимъ, царь угрожалъ наказаніемъ тѣмъ, которые станутъ наносить фискаламъ обиды и побои.

Фискаловъ не любили; народъ отъ нихъ отвращался, а власти не сиѣшили приниматься за дѣла, ими вчинаемыя; однако вкусъ въ доносничеству очень распространился въ эту эпоху. Еще въ концѣ 1713 года послѣдовало уничтоженіе "слова и дѣла государева"; было постановлено, чтобъ никто не сказывалъ за собою "слова и дѣла" подъ страхомъ разоренія и ссылки въ каторгу. Но измѣненіе было только въ формѣ; указомъ царскимъ было скоро послѣ того объявлено, что кто вѣдаетъ о замыслахъ противъ государя или о поврежденіи государственнаго интереса, тотъ можетъ смѣло объявлять самому царскому величеству, и если доносъ окажется справедливымъ, то движимое и недвижимое имущество будетъ отдано доносителю. За то щадившіе такихъ преступниковъ и недоносившіе на нихъ подвергались смертной казни. Старались подавать доносы лично царю не только о важныхъ но даже и о пустыхъ дѣлахъ, и это Петру до того надоѣло, что въ январѣ 1718 года запрещено было подавать доносы царю;

только извѣщенія о злоумышленіи на жизнь государя или объ измёнё государству позволялось подавать, но не лично самому царю, а караульному офицеру, находившемуся у дома его величества. О прочихъ делахъ следовало подавать челобитныя въ надлежащія судебныя м'єста. Челобитчики и доносчики все-таки, и послів такого указа, не давали государю нигдів покоя, и 22-го декабря 1718 года послівдоваль новый указь, гдів было сказано: "хотя всякому своя обида горька и несносна, но притомъ всякому разсудить надлежить, что какое ихъ множество, а кому быоть челомъ, одна персона есть, и та всякими войнами и прочими несносными трудами объята, и хотя бы тёхъ трудовъ не было, возможноли одному человъку за такимъ множествомъ усмотръть? во-истину не точію человъку, ниже ангелу". Далъе Петръ объясняеть, что прежде онъ быль занять приведеніемь войска въ порядокъ, теперь же трудится надъ земскимъ управленіемъ, и потому подтверждаль подъ страхомъ наказанія, чтобъ его не безпокоили и не подавали просьбъ и доносовъ. Находились охотники волновать власть, которые подбрасывали анонимныя письма съ доносами. Въ одномъ изъ такихъ писемъ сочинитель его извѣщалъ, что онъ откроетъ себя, если получить на то дозволеніе, а въ знакъ дозволенія просиль положить деньги въ городскомъ фонаръ. Царь велъль положить 500 рублей; деньги лежали болъе недъли, и никто за ними не явился. Тогда царь издаль указь, что всякій, кто подобное письмо найдеть, не должень его распечатывать, а, объявивши постороннимъ свидетелямъ, обязанъ сжечь его на томъ мёсть, гдь нашель. Вслёдь затёмь, въ августе 1718 года Петръ приказаль объявить, что, кром'в церковныхъ учителей, всёмъ запрещается, запершись у себя, писать письма, и если кто, зная о такомъ писательствъ, не донесетъ, и изъ того выйдетъ что-нибудь дурное, тотъ отвъчаетъ передъ закономъ наравнъ съ возмутителями.

Малороссія по прежнему управлялась своимъ гетманскимъ строемъ, но гетманъ Скоропадскій, избранный по волѣ Петра послѣ измѣны Мазепы, находился въ большемъ подчиненіи у верховной власти, чѣмъ были прежніе гетманы. Не рѣдко, мимо гетмана и народнаго выбора, полковые старшины пріобрѣтали мѣста по волѣ царя. Тогда ни во-что ставили гетманскую власть и дозволяли себѣ много произвола. Жители малороссійскаго края были отягощаемы квартированіемъ драгунскихъ полковъ, такъ какъ правительство уже не слишкомъ довѣряло вѣрности малороссіянъ послѣ измѣны Мазепы и хотѣло даже держать на-готовѣ военныя силы для укрощенія возмутительныхъ попытокъ. Кромѣ Гетманщины, слободскіе козачьи полки пользовались до нѣкоторой

степени отдёльною самостоятельностью противъ остальной Россіи. Они "по своей прежней обыкности" выбирали должностныхъ лицъ или полковую старшину: полковника, судью, асаула, городничаго, полкового писаря и сотниковъ; всё эти чины владёли маетностями, доставлявшими имъ доходы. Въ каждомъ полку была казна, въ которую сборами и изъ которой расходами завёдывали сами козаки въ своихъ сходкахъ. Просьбы ихъ показываютъ, что козаки болёе всего дорожили правомъ выбора старшинъ и просили правительство, чтобъ у нихъ не перемёнялись безъ ихъ вёдома выборные старшины.

Чтобы привязать къ Россіи Остзейскій край, Петръ въ 1712 году даль жалованныя грамоты шляхетству и земству Лифляндіи и Эстляндіи, утверждаль ихъ прежніе порядки въ краѣ: администрацію и судоустройство, но отказаль дворянству въ такихъ требованіяхъ, которыя были противны интересу гражданъ. Такъ, напримъръ, дворяне просили, чтобъ только лицамъ ихъ сословія предоставлено было право брать на аренды государственныя маетности. Петръ на это отвъчалъ, что и другихъ гражданъ нельзя обидъть. Не согласился Петръ на просьбу остзейскаго дворянства отнять безденежно у залогодателей тъ дворянскія имънія, которыя шведская корона прежде отдавала мимо воли владъльцевъ въ залогъ. Вообще въ столкновеніяхъ, которыя возникали между дворянскимъ и городскимъ сословіями, Петръ напоминалъ, что горотакіе же его подданные, какъ и дворяне. Суровъе относился въ это время Петръ къ мусульманскимъ владёльцамъ имѣній казанской и азовской губернії. З ноября 1713 года, царскимъ указомъ предписывалось всёмъ такимъ владёльцамъ въ теченіи нолугода креститься, а въ случав ихъ несогласія принять крещеніе царь угрожаль отобрать у нихъ помістья и вотчины съ крестьянами. Но 3 іюля 1719 г. состоялся указъ, которымъ запре-щалось насильно крестить татаръ и другихъ иновърцевъ въ Восточ-ной Россіи. Принявшимъ православіе давалась льгота на 3 года отъ всёхъ податей, но это не должно было простираться на ихъ семьи, если они останутся въ иновъріи до 1720 года.

Коренное русское дворянство, какъ служилое сословіе, предназначено было на всю жизнь для службы и пользовалось такими исключеніями передъ другими сословіями, которыя представляли не столько привилегіи, сколько обязанности. Тяжелымъ бременемъ ложилась государственная служба на дворянъ, но плохо исполнялись ими правительственныя распоряженія. Напримѣръ, въ октябрѣ 1714 года велѣно было всѣмъ дворянамъ собраться въ Петербургъ, на смотръ, съ дѣтьми и сродниками; никто не явился. Отложили смотръ до марта 1715 года, и въ мартъ явились немногіе. Срокъ отложился до сентября съ угрозами. Но и послъ того много было непослушныхъ царскому указу, такъ что вельно у неявившихся на смотръ отбирать имънія и отдавать ближнимъ ихъ сродникамъ.

Между темъ въ марте 1714 года состоялась важная перемѣна въ порядкѣ пріобрѣтенія дворянской собственности по на-слѣдству. Петръ замѣтилъ, какъ и сказано въ указѣ, что раздѣленіемъ недвижимыхъ имуществъ послів умершихъ родителей между дътьми "великій есть вредъ, какъ интересамъ государственнымъ, такъ подданнымъ и самымъ фамиліямъ паденіе. Если у кого отецъ имёлъ тысячу дворовъ, а одному изъ его ияти сыновей достанется двъсти, и помня своего отца, сынъ хочетъ жить, какъ отецъ, то уже съ бъдныхъ подданныхъ будетъ пять столовъ, а не одинъ. Подданныхъ двъсти, служа господину, будутъ нести то, что несли тысяча, и государственныя подати не могуть исправно платиться, и оттого государственной казнъ вредъ и людямъ подлымъ разореніе и знатныя фамиліи могуть об'єдніть до того, что сами однодворцами останутся. Наконецъ, каждый, им'вя свой даровой хльбь, хотя и малый, ни въ какую пользу государству, безъ принужденія служить и простираться не будеть, но ищетъ всякій уклоняться и жить праздностью, которая, по свя-щенному писанію, мать всёхъ пороковъ". Для исправленія такого замъченнаго недостатка, царь указаль: съ этихъ поръ, не продавать и не закладывать всёхъ недвижимыхъ именій и дворовъ родовыхъ, выслуженныхъ и купленныхъ. Владелецъ можетъ предоставить ихъ въ наследство одному изъ своихъ сыновей, а прочихъ надёлить движимостью; то же касалось и дочерей. Бездътный можеть отдать свое недвижимое имъніе одному изъ своего рода, кому захочеть, а движимое предоставить, по усмотренію, хотя бы и постороннему. Получающій по наследству после родителей недвижимое имъніе долженъ сохранить движимость своихъ братьевъ и сестеръ до ихъ совершеннольтія — мужского пола до 17-ти лътъ, женскаго до 16-ти, — и учить всъхъ грамотъ, а мужского пола родныхъ, сверхъ грамоты,—и цифири. По окончаніи ихъ обученія, онъ долженъ каждому дать часть, не зачитая въ свою пользу издержекъ, употребленныхъ на ихъ воспитаніе и содержаніе. Д'вица, достигшая 18-ти л'єть, можеть отойти отъ брата; вступая въ бракъ, она передаетъ мужу обязанность принять фамилію жены, если въ ея родъ не останется лицъ мужского пола. При вторичныхъ бракахъ, дъти, рожденные отъ нихъ, наследують имущество только своихъ родителей. Постановлено дворянамъ, по этому закону, не получившимъ отъ родите лей недвижимаго имѣнія, не ставить въ безчестіе занятія какимъ-нибудь ремесломъ, торговлею или вступленіе въ духовное званіе.

Нельзя пе признать, что нобужденія, руководившія царемъ при изданіи этого закона, клонились, главнымъ образомъ, не къ распространенію барскаго дармовдства, а скорве къ тому, чтобы заставить людей дворянскаго происхожденія жить честнымъ трудомъ и посвящать себя полезнымъ занятіямъ. Дворяне издавна имъли обычай, по примъру крестьянъ, прягать свои деньги и сокровища, а иные даже—зарывать въ землю; только въ послъднее время, когда посылки дворянъ за-границу начали знакомить ихъ съ европейскими обычаями, иные дворяне стали помъщать свои деньги въ иностранныхъ банкахъ. Капиталы, такимъ образомъ, оставались совсъмъ непроизводительными или мало производительными. Петръ хотълъ доставить возможность обращенія этихъ капиталовъ, и для того пересоздать дворянство: кромъ старшихъ сыновей, наслъдовавшихъ отцовское имъніе, другіе, получивши вмъсто недвижимыхъ имуществъ капиталы, должны были, ради средствъ къ жизни, пуститься на какія-нибудъ дъятельныя предпріятія. Но опытъ скоро показалъ, что нельзя легко измънять того, что укоренено въ народныхъ нравахъ и освящено многовъковыми привычками. Маіоратство, несмотря на стараніе Петра ввести его, не привилось къ русской жизни.

Петру не по-сердцу быль укоренившійся въ русскомъ дворянствѣ обычай — продавать своихъ крѣпостныхъ людей, какъ скотовъ, разрознивая семейства, разлучая дѣтей съ родителями, братьевъ п сестеръ другъ отъ друга, "отчего не малый вопль бываетъ". Государь еще не домыслился до того, чтобы уничтожить совершенно куплю и продажу людей въ своемъ государствѣ, но, по крайней мѣрѣ, постановилъ не разрознивать семействъ продажею.

Нѣкоторые, пользуясь своимъ дворянскимъ происхожденіемъ, ограничивались службою въ низшемъ солдатскомъ чинѣ только иѣсколько мѣсяцевъ или даже недѣль, а потомъ проходили службу въ офицерскихъ чинахъ; у дворянъ возникъ такой взглядъ, что, по своему происхожденію, они должны исправлять на службѣ только начальническія должности. Въ 1714 году Петръ указалъ отнюдь не производить въ офицерскіе чины тѣхъ лицъ, которыя, опираясь на свою дворянскую породу, вовсе не служили солдатами; то же подтверждено указомъ 1 января 1719 г. Въ концѣ 1720 года оберъ офицерамъ, происходящимъ не изъ дворянъ, велѣно выдать патенты на дворянское достоинство и считать дво-

рянами ихъ дѣтей и все ихъ потомство. Такимъ образомъ, хотя дворянское происхожденіе не теряло признаваемаго за ними достоинства, но достиженіе дворянскаго званія службою становилось открытымъ. Въ служебныхъ отношеніяхъ Петръ, предоставляя дворянамъ, какъ родившимся въ этомъ званіи, такъ и пріобрѣвшимъ его службою, начальническія должности, ограждалъ подначальныхъ и отъ ихъ произвола. Штабъ и оберъ-офицерамъ запрещалось брать рядовыхъ въ услуженіе, исключая деньщиковъ, но и тѣхъ слѣдовало брать въ ограниченномъ числѣ и не обращаться съ ними жестоко. Въ видахъ огражденія мирныхъ обывателей отъ своевольства военныхъ людей, запрещалось военнымъ чинамъ занимать самовольно квартиры, насильно оставаться у хозяевъ и переходить со двора на дворъ.

Петръ заботился дать образование дворянамъ больше чѣмъ дру-гимъ сословіямъ. Тавъ, въ 1712 г. положено было, чтобъ въ пиженерной школь, въ которой предписывалось учить геометріи и фортификаціи настолько, насколько нужно было для инженеровъ, двѣ трети учащихся было изъ дворянскихъ дѣтей. Въ 1714 году велѣно разослать во всѣ губерніи по пѣскольку человѣкъ изъ математическихъ школъ учить дворянскихъ дѣтей цифири и геометріи. Архіереи не должны были давать вѣнечныя намяти дворянамъ, желающимъ вступить въ бракъ, если они не выучатся. Любя до страсти мореплаваніе, Петръ предположилъ завести морскую академію, также преимущественно для дворянскихъ дѣтей,—и въ октябрѣ 1715 г. начерталъ для ней инструкцію. Въ этой академіи положено было учить: ариөметикѣ, геометріи, фортификаціи, навигаціи, артиллеріи, географіи, рисованію, живописи, воинскому обученію, фехтованію и нѣкоторымъ свѣтоніямт, или ветрономіи. Ляд втара полужено положено и нѣкоторымъ свѣтоніямт, или ветрономіи. Ляд втара полужено деніямъ изъ астрономіи. Для этого царь велёль прибрать способныхъ учителей для обученія такимъ наукамъ, которыя окажутся нужными. Для надзора надъ учителями и школьниками выбиралось особое лицо, а для перевода книгъ, необходимыхъ для морскихъ наукъ, назначался переводчикъ. По извъстію одного иностранца, не было въ Россіи ни одной знатной фамиліи, изъ которой не находилось бы юношей отъ 16 — 18 лътъ въ этой академіи. Вслъдъ затёмъ, въ декабрё того же года, именнымъ указомъ велёно мальчиковъ дворянскаго званія, отъ десяти лётт и выше, посылать въ Петербургъ для обученія морскому дёлу, а въ чужіе края болёе не посылать. Но въ слёдующемъ 1716 году, государю сдёлалось извёстно, что въ Венеціи и во Франціи желаютъ принять русскихъ людей въ морскую службу. Петръ приназалъ собрать мальчиковъ дворянскаго званія и послать въ Ревель, а отгуда отправить ихъ партіями— въ 20 человѣкъ, моремъ или сухопутьемъ, въ Венецію, Францію и Англію, чтобъ эти молодые люди ознакомились и освоились съ морскимъ дѣломъ.

9-го декабря 1720 года Петръ командировалъ, для составленія ландкартъ, изъ своей морской академіи по нескольку человень въ губерніи, съ жалованіемъ по шести рублей въ месяцъ.

Сознавая пользу знанія нѣмецкаго языка для Россіи, въ январѣ 1716 года царь приказаль отправить въ Кёнигсбергъ отъ 30 до 40 молодыхъ подъячихъ, 15—20 лѣтъ возраста, для изученія пѣмецкаго языка, съ надзирателями, которые должны были наблюдать. чтобы посланные дѣйствительно учились, а не гуляли. Государь сознавалъ потребность имѣть людей свѣдущихъ и въ восточныхъ языкахъ, а потому, въ томъ же году и мѣсяцѣ, приказалъ изъ московскихъ школъ выбрать пять способныхъ юношей и отправить ихъ въ Астрахань, къ губернатору Волынскому, для обученія ихъ турецкому, персидскому и арабскому языкамъ.

Давая дворянскому званію преимущество передъ прочими сословіями въ дѣлѣ образованія, Петръ, однако, показывалъ желаніе, чтобъ и во всѣхъ слояхъ общества распространялось ученіе, и, сообразно своему характеру, прибѣгалъ для этого къ принудительнымъ мѣрамъ. Еще въ 1714 и 1716 годахъ именными царскими указами вельно было дътей всякаго чина людей, кромъ дворянъ, отъ 10 до 15 лѣтъ, учить грамотѣ, цифири и нѣсколько геометріи. Для этой цѣли изъ математическихъ школъ послано было по два человѣка въ губерніи. Имъ велѣно отвести помѣщеніе въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ. Ученіе полага-лось безплатнымъ, но по окончаніи ученія, при выдачѣ свидѣтельствъ, учитель имѣлъ право брать по рублю за каждаго ученика. Безъ такого учительскаго свидѣтельства нельзя было жениться. Но прошло около трехъ лътъ. Завъдывавшіе школами писали донесенія, что, вопреки царскому указу, родители не присылають дётей для обученія. Новые указы царь писаль о высылкі учениковъ. Въ 1720 году поступила къ царю челобитная отъ посадскихъ людей: каргопольцевъ, устюжанъ, вологжанъ и калу-жанъ. Они жаловались, что у нихъ насильно берутъ дѣтей, везутъ въ города и держатъ въ тюрьмахъ за карауломъ. Дѣти ничему не учатся и только теряютъ время; "а дѣти у насъ", говорили они, "дома смолоду прізчаются сидіть за прилавкомъ и посылаются со старшими по купеческимъ дъламъ. Если у насъ будуть забирать дѣтей, то промыслы упадуть и въ казенныхъ по-борахъ будетъ остановка; обучать же дѣтей мы можемъ и дома".

Царь разсудивши, что, въ самомъ дѣлѣ, при такой мѣрѣ, станутъ его подданные находить благовидную отговорку въ невозможности платить казенные налоги, запретилъ забирать у посадскихъ людей дѣтей для ихъ обученія.

На затем государя, касавшіяся народнаго воспитанія и перестройки Россіи на западно-европейскій ладъ, им'єло вліяніе знакомство со знаменитыми въ Германіи учеными Лейбницомъ и Христіаномъ Вольфомъ. Съ Лейбницомъ Петръ познакомился въ 1711 году въ Торгау, и съ техъ поръ до самой смерти нізмецкаго ученаго велъ съ нимъ письменныя сношенія. Пожалованный Петромъ въ званіе тайнаго сов'єтника, съ жалованіемъ 1000 рейхсталеровъ въ зване таинато совътника, съ жалованиемъ 1000 рейхсталеровъ въ годъ, Лейбницъ присылалъ Петру и разнимъ его любимцамъ всякаго рода преобразовательные проекты. Этотъ ученый первый подалъ Петру мысль ввести въ Россіи коллегіальное управленіе для всёхъ отраслей государственнаго управленія, съ тою разницей, что въ числѣ коллегій Лейбницъ предполагаль завести ученую коллегію, которая не была учреждена. Лейбницу принадлежить также мысль о введеніи въ Россіи чиновной л'єстницы, осуществленной Петромъ впосл'єдствін въ табели о рангахъ. Лейбницъ подаль царю сов'єть собирать и сохранять письменные и вещественные памятники древности, послать экспедицію для открытія пролива между Азіей и Америкой, устроить постоянныя сношенія Россіи съ Китаемъ, снаряжать ученыя путешествія для географическихъ и физическихъ открытій, учредить въ Россіи высшее учебное заведеніе или университетъ, подъ названіемъ академіи. Хотя это предположеніе не осуществилось, но безъ сомнѣнія оказало свое вліяніе тѣмъ, что впослѣдствіи Петръ, уже передъ концомъ своей жизни, учредиль академію въ смыслѣ ученаго сонмища. Галльскій, а потомъ марбургскій профессоръ Христіанъ Вольфъ, извѣстный въ свое время математикъ, началъ сношенія съ Петромъ черезъ петрова врача Блументроста въ 1718 году, по поводу одного шарлатана, обратившагося къ Петру съ заявленіемъ, что онъ выдумалъ вѣчно движущуюся машину (perpetuum mobile). Оставивъ вопросъ о машинѣ въ сторону, Петръ, при посредствѣ Блументроста, до своей смерти находился въ сношеніяхъ съ Вольфомъ по поводу проекта объ основаніи академіи и уб'вждаль Вольфа поступить на русскую службу, но посл'єднее не состоялось.

Въ 1720 году Петръ положилъ начало и русской археологіи. Во всѣхъ епархіяхъ приказалъ онъ изъ монастырей и церквей собрать старинныя грамоты, историческія рукописи и старопе-

чатныя книги. Губернаторамъ, вице-губернаторамъ и провинціальнымъ властямъ велѣно все это осмотрѣть, разобрать и списать. Мѣра эта не оказалась удачною, и впослѣдствіи Петръ, какъ увидимъ, измѣнилъ ее.

Торговля и промыслы по прежнему направлялись такъ, чтобы сдёлаться источникомъ для казенной прибыли. Въ 1713 году людямъ всякихъ чиновъ дозволено было свободно вести торговлю; только крестьяне, торговавшіе въ Москвѣ, платя десятую деньгу и неся налоги наравнѣ съ прочими московскими посадскими, занимавшимися торговлею, не были изъяты отъ платежа налоговъ, платимыхъ крестьянами волостей, гдѣ они были принисаны.

Царь хотёль, во что бы то ни стало, направить главный тор-говый путь на Петербургъ, и въ октябрѣ 1713 года указаль: всемъ торговымъ людямъ возить пеньку, юфть, икру, клей, смолу, вствить торговымъ людямъ возить пеньку, юфть, икру, клеи, смолу, щетину, ревень, следуемые за границу, не въ Вологду и не въ Архангельскъ, а въ Петербургъ. Для всеобщаго сведенія, велено было это объявленіе прибить во всёхъ церквахъ. Такое распоряженіе отозвалось тягостью на торговыхъ людяхъ, и они, въ поданной царю челобитной, умоляли отменить этотъ законъ и дозволить по прежнему возить товары въ Архангельскъ; у нихъ, представляли они, съ иноземдами были тамъ прежнія долговыя обязательства, которыхъ нельзя было иначе покончить, какъ выручкой съ товара; въ Вологдъ жили три иноземные купца, занимавшіеся очищеніемъ привозимой въ Архангельскъ пеньки и со-держали для этой цёли до 25,000 русскихъ рабочихъ, которые должны были остаться безъ работы, если торговый путь для пеньки изменится. Притомъ пенька, шедшая за границу, родилась пре-имущественно въ областяхъ, более близкихъ къ Аргангельску, чёмъ къ Петербургу; вдобавокъ мѣстность Петербурга была та-кого свойства, что пенька, пролежавши тамъ нѣсколько мѣсяцевъ, легко подвергалась порчѣ. По этимъ представленіямъ, въ мартѣ 1714 г. царь дозволилъ возить изъ Твери неньку въ Архангельскъ; въ 1715 году изъ всёхъ товаровъ, показанныхъ прежде для отвоза въ Петербургъ, дозволилъ половину везти въ Архангельскъ, другую непремънно въ Петербургъ, и продавать иноземцамъ, за ихъ деньги, а русскихъ денегъ отъ нихъ не брать, потому что тогда стали распространять по Россіи привезенную изъ-за границы фальшивую мелкую русскую монету.

Десятаго декабря 1718 года уничтожена была казенная продажа товаровъ, исключая поташа и смольчуга, оставленныхъ ради сбереженія лъсовъ; всъ же остальные товары, прежде исключи-

тельно казенные, могли продаваться свободно, съ уплатою обыкновенныхъ пошлинъ, а въ октябрѣ опубликованъ былъ тарифъ всѣмъ товарамъ. Ради развитія торговли, государь, 10 ноября 1720 года, отмѣнилъ прежнюю  $5^0/_0$  пошлину съ товаровъ п установиль 3°/0 для петербургскаго порта; въ другихъ же портахъ, съ русскихъ торговцевъ, при отпускъ товаровъ за границу, по прежнему взималась половинная пошлина противъ той, которая была установлена съ иноземцевъ—по 30-ти алтынъ за ефимокъ и непременно иностранными деньгами, какъ платили иноземцы. Если у торговыхъ людей привознаго товара было на такую же сумму денегь, на какую въ отпускъ, то они освобождались отъ всякой пошлины. Русскій торговець, подъ опасеніемъ штрафа, не долженъ быль отпускать за границу иноземныхъ товаровъ и вывозить ихъ въ одну изъ россійскихъ пристаней. Законъ угрожалъ потерею всего имущества тому, кто бы дозволилъ подъ своимъ именемъ торговать другому лицу, а иностранцамъ, которые бы стали вести въ Россіи торговлю подъ именемъ какогонибудь русскаго торговца, сверхъ того, - потерею его кораблей и немедленною высылкою за границу. Пноземные торговцы должны были жить въ Россіи непремённо по наспортамъ, и нолучившіе паспорты на выёздъ изъ Россіп обязаны были уёзжать въ опредёленный закономъ срокъ. Въ 1721 году сдёлано было распоряженіе о томъ, чтобы отпускать товары черезъ Ригу и Архангельскъ только изъ близкихъ по мёстоположенію къ этимъ портинати тамъ краевъ, а изъ всёхъ прочихъ непремённо въ одинъ Петербургъ. Совершеніе контрактовъ между русскими и иностранными торговцами дозволялось только для петербургскаго порта, а для другихъ портовъ запрещалось.

Торговля съ Малороссіею, производившаяся сухопутьемъ или по ръкамъ, оставалась въ прежнемъ положеніи. Бългородскій воевода получиль царское приказаніе не стъснять торговыхъ людей и покровительствовать имъ, но обязывать ихъ не сноситься съ Запорожьемъ. У грековъ и армянъ, тадившихъ съ товарами и для покупки русскихъ товаровъ черезъ южную Россію, отбиралось все иностранное серебро и золото, и выдавались имъ русскія деньги, но ввозить русскія деньги вмъстъ съ иностранными запрещалось. Малороссіянамъ запрещалось привозить въ Великороссію вино и табакъ, если только то и другое не привозилось по казеннымъ подрядамъ. Таможенныя пошлины отдавались въ Малороссіи, какъ и въ Великороссіи, на откупъ охочимъ людямъ, съ предоставленіемъ въ пользу ихъ всего утаеннаго на таможнъ и воспрещаемаго закономъ ко ввозу въ Россію.

Для развитія торговли въ Россіи учреждались ярмарки. Такъ, въ 1717 году учреждена была въ кіевской губерніи знаменитая Свинская ярмарка и, около того же времени, установлена должность гофмаклера, обязаннаго на ярмаркъ надзирать за покупкой и продажей казенныхъ товаровъ, для соблюденія казеннаго интереса. Въ мартъ 1720 г. была возобновлена въ Ригъ ярмарка, прекратившаяся во время войны; она отправлялась съ десятаго іюня по іюль.

Торговля съ Персіей, важная въ XVII вѣкѣ, ослабѣвала по мѣрѣ того, какъ царь стремился направить дѣятельность торговыхъ людей на Западъ. Притомъ, при поѣздкахъ въ Персію, русскіе купцы подвергались безпрестанно непріятностямъ п разореніямъ. Въ Россіи на пути ихъ безпокоили воры и разбойники, въ Персіи они теритли отъ персидскихъ начальниковъ, ники, въ персии они териъли отъ персидскихъ начальниковъ, которые брали у нихъ пасильно товары даромъ или назначая малую цёну. Русскіе люди обращались къ персидскому суду, а персидскіе м'єстные судьи брали съ нихъ взятки. Было и то неудобство, что иные персіяне покупали у русскихъ товары въ долгъ и, продержавши значительное время, возвращали ихъ назадъ. Торговля русскихъ съ Персіею была м'єновая, главнымъ образомъ на шелкъ сырецъ, и по своему свойству подавала частные поводы къ недоразумѣніямъ. Въ іюлѣ 1717 года русскій посоль Волынскій заключиль съ персидскимь министромь договорь, ограждавшій купцовъ отъ подобныхъ злоупотребленій. Въ случав крушенія какого-нибудь русскаго судна на Каспійскомъ морѣ, пер-сіяне, по этому договору, обязаны были возвратить найденный грузъ хозяину судна. Въ декабръ 1720 года, для покровительства русской торговли съ Персіей, учреждены: въ Испагани—главный русскій консуль, а въ Шемахъ — подвъдомственный ему вицеконсулъ. Они должны были собирать разныя свъденія, относящіяся къ торговлѣ, выдавать паспорты русскимъ, свидѣтельствовать ихъ обязательства, завѣщанія и всякія сдѣлки между собою, въ случав смерти русскаго торговаго человека въ Персін, описывать и сохранять его достояніе, для передачи наследникамъ, а главное — чинить русскимъ торговымъ людямъ вспоможение совътомъ и дъломъ.

Хлёбъ въ зернё и мукё при Петрё, какъ издавна въ Россіи, въ ряду сырыхъ продуктовъ, былъ одною изъ главныхъ статей туземнаго производства и торговли. Вывозъ его за границу то допускался во всё порты, то воспрещался, смотря но относительному урожаю или неурожаю; такъ, напр., въ 1713 году цёна его въ Россіи упадала ниже рубля за четверь ржи, и прави-

тельство не только дозволяло, но нобуждало отправлять его за границу, а весною 1717 г. запретило вывозъ, когда цѣна его поднялась до двухъ рублей за четверть: но въ іюнѣ того же года, когда блеснула надежда на урожай, оно снова дозволило вывозъ. Петръ думалъ и объ улучшеніи земледѣльческаго производства въ своемъ государствѣ. Въ 1721 году, узнавши, что въ Остзейскомъ краѣ и въ Пруссіи поселяне, вмѣсто серновъ, снимаютъ хлѣбъ съ полей косами, съ прикрѣпленными къ нимъ граблями, царь приказалъ разослать по губерніямъ образцы такихъ косъ и предписалъ губернаторамъ находить смышленыхъ поселянъ и разсылать ихъ по мѣстамъ, гдѣ лучше родится хлѣбъ, чтобы пріучать народъ къ иноземному способу уборки хлѣба. "Сами знаете", писалъ Петръ въ своемъ указѣ, "что добро и надобно, а новое дѣло-то наши люди безъ принужденія не сдѣлаютъ".

Пенька, отпускаемая за границу, составляла до декабря 1718 г. казенное достояніе. Дов'єренные отъ правительства люди скупали ее по Россіи, для отправки въ чужіе края; напр., въ 1712 г. одно такое довъренное лицо скупало пеньку въ украинныхъ городахъ, платя по 2 р. за берковецъ, а продана была эта пенька иностранцамъ по 6 р. за бервовецъ. На размножение льняныхъ и неньковыхъ промысловъ въ Россіи царь обратилъ вниманіе въ концъ 1715 года. Замъчено было, что льномъ промышляли главнымъ образомъ во Псковъ и Вязникахъ, а пенькою въ Брянскъ. Сделано распоряжение, чтобы тё хозяева, которые сёяли четверть льна и пеньки, присъвали еще четверть, а гдъ не было обычая свять эти растенія, тамъ приказано было обучать крестьянъ и объявить о томъ всенародно, объясняя, что это делается для всеобщей пользы и для благосостоянія жителей. Пенька, по изобилію вывоза, составляла одну изъ главныхъ статей вывозной торговли, но въ 1716 году отъ англичанъ последовала жалоба на русскихъ купцовъ, что последніе, при продаже пеньки, мешають съ хорошею пенькою худую, и это побудило царя всенародно объявить, что впередъ, за такое воровство, виновныхъ постигнетъ смертная казнь. Въ 1718 году устроены такъ-называемые браковщики (т.-е. повърщики) по торговлъ льномъ, пенькою, саломъ, воскомъ и юфтью, и учреждены правила для провърки. Табакъ въ торговлъ принадлежалъ къ казеннымъ товарамъ, исключая турецкаго курительнаго и всякаго нюхательнаго; и тоть и другой продавались свободно. Туземный табакъ главнымъ образомъ производился въ Малороссіи и подвергался строгому надзору, однако, его все-таки развозили повсюду и куривали; на

одну копънку табака въ Малороссіи, можно было продать его въ Москвъ на 8 копъекъ.

Объ огородничествъ и хозяйственномъ садоводствъ встръчаются распоряженія только относительно Астрахани. Въ 1720 году царь указаль завести въ Астрахани аптекарскіе огороды и привозить изъ Персіи разныя деревья и травы, а изъ виноградныхъ садовъ, существовавшихъ въ Астрахани, дълать вино. Одинъ французскій выходецъ, посланный Петромъ въ Астрахань, развель тамъ 7 сортовъ французскаго винограда и предлагалъ проектъ завести въ астраханскомъ крат шелковичное производство. Но страшныя засухи, которыми страдаетъ постоянно астраханскій край, препятствовали разведенію въ немъ всякой садовой растительности. Только въ тъ годы, когда Волга широко разливалась и затопляла побережье, доставлялись оттуда всякаго рода садовые плоды и бакчевыя овощи.

Въ видахъ доставки въ войско лошадей, приказано было за водить конскіе заводы въ губерніяхъ азовской, казанской и кіевской, и для этой цёли выписывать жеребцовъ изъ Пруссіи и Силезіи. Всёхъ доморощенныхъ лошадей по Россіи велёно было переписать и брать съ каждой лошади, кром'в крестьянскихъ, по гривн'в въ казну. Желая им'ють собственныя шерстяныя издёлія, Петръ въ 1716 году выписалъ изъ-за границы 20 овцеводовъ и послалъ ихъ въ Казань, чтобъ ознакомить русскихъ со стрижкою овецъ и съ обработкою шерсти. Рыбные промыслы производились на Каспійскомъ и на Б'єломъ мор'є; царь указалъ ловить въ Астрахани осетровъ и стерлядей и отпускать за море; китовый, моржевой и тресковый промыслы на Б'єломъ мор'є были отданы въ компанію (октября 30-го 1721 г.) гостиной сотни Матв'єю Евреинову и его потомкамъ, на 30 лётъ.

Соляная продажа была въ вѣдомствѣ казны, и для этого изъ разныхъ городовъ, гдѣ было достаточно купеческаго сословія, велѣно было высылать по два человѣка для казенной торговли солью. Замѣчали, что прежде въ Русскомъ государствѣ было болѣе соляныхъ промысловъ, чѣмъ при Петрѣ. Въ послѣднее время оставались соляные промыслы въ трехъ мѣстахъ: строгоновскіе, доставлявшіе казнѣ съ пошлинъ, взимаемыхъ по 1 кон. съ пуда—20,000 рублей, сибирскіе — вообще для казеннаго дохода мало значительные, и бахмутскіе, доставлявшіе казнѣ до 30,000 годового дохода съ пошлинъ. Возка соли составляла повинность, часто отяготительную для народа. Въ 1721 году одинъ ландратъ съ капитаномъ, прибывши въ Харьковъ, сдѣлалъ нарядъ привезти 24,092 пуда бахмутской соли. Принуждали жителей ѣздить за

этой солью. Хльов не убирался, свно осгавалось нескошеннымь, а начальство, подь предлогомъ отправки людей для провожанія соли, привозимой съ завода, употребляло ихъ на свои работы. Привезенная соль продавалась въ Харьковъ назначенными для этого головами и цёловальниками по 8 грив. за пудъ, тогда какъ въ другихъ слободскихъ полкахъ ее продавали за пудъ по три алт. 2 деньги. Царскій указъ оградилъ жителей Харьковскаго полка, указавши имъ покупать соль на бахмутскихъ и певаковскихъ заводахъ, по указной цёнъ. Въ 1718 году по соляной продажъ происходило дѣло князя Мосальскаго; онъ былъ обвиненъ въ утайкъ 80,000 рублей. Его приговорили къ смерти; но князь, не дождавшись дня казни, умеръ самъ и былъ на-скоро погребенъ. Петръ, узнавши объ этомъ, приказалъ отрыть его тѣло и повъсить на висѣлицъ.

Жъ исключительному достоянію царской торговли принадлежали товары, носившіе названіе сибирскихъ; это были: мѣха всякаго рода, рыбья кость и произведенія Китая, какъ естественныя, такъ и фабричныя, между прочимъ и китайское золото. Между Сибирью и областями европейской Россіи устроивались караулы съ тѣмъ, чтобы не допускать тайно привозившихъ изъ Сибири эти товары, но при огромномъ протяженіи контрабанда была неизбѣжна. Путешественники запрятывали товары, особенно золото, въ колесныя шины, въ санные подрѣзы, во внутренности рыбъ, привозимыхъ изъ Сибири, а другіе получали отъ губернатора паспорты на право отъѣзда изъ Сибири безъ права осмотра, и этимъ, между прочимъ, отличался князь Гагаринъ въ числѣ другихъ допущенныхъ имъ злоупотребленій.

Кожевенное и особенно юфтяное производство издавна были въ ходу на Руси. Заграничный отпускъ до конца 1718 г. принадлежаль казнѣ. Посылали довѣренныхъ лицъ скупать юфть по Россіи: въ 1716 году, напримѣръ, изъ сената отправили купчину по всѣмъ городамъ кунить сто тысячъ пудовъ юфти, заплативъ по четыре рубля за пудъ, и свезти ее въ Архангельскъ, гдѣ продать иноземнымъ купцамъ на векселя. Петръ замѣтилъ, что русская юфть дѣлается съ дегтемъ и расползается отъ мокроты. Онъ приказалъ выслать изъ Ревеля въ Москву иноземныхъ мастеровъ, умѣвшихъ дѣлать юфть съ ворваньимъ саломъ. Затѣмъ, изъ разныхъ городовъ приказано выслать въ Москву русскихъ кожевниковъ, для обученія искуству выдѣлывать юфть на иностранный образецъ. Назначенъ двухгодичный срокъ до 1718 гола, и если кто послѣ этого срока станетъ продавать юфть, выдѣлапную по старинному русскому способу, того велѣно ссылать на каторгу и конфиско-

вать его имущество; указъ о томъ же повторень въ 1718 году. Въ маѣ 1717 года изъ разныхъ городовъ велѣно было прислать въ Москву мастеровыхъ людей, для обученія ихъ кожевенному ремеслу, въ видахъ распространенія и улучшенія его въ Россіи. Съ этою же цѣлію, царь предписалъ отправить по два человѣка иноземныхъ мастеровъ въ кіевскую и азовскую губерніи. Узнавши, что Астраханскій край производить въ изобиліи рогатый скотъ, Петръ приказаль тамошнихъ быковъ не продавать на сторону, но рѣзать, и снимая съ нихъ кожи, отправлять въ Казань для выдѣлки.

Поташные заводы были отданы на откупъ Саввъ Грузинскому и Карлу Гутфелю, для исключительной продажи въ Архангельскъ иностранцамъ въ пользу казны. Достояніемъ казны была также и селитра, которая выдълывалась главнымъ образомъ въ Малороссіи, куда посылались купцы заводить селитренные заводы, съ обязанностью никуда не поставлять селитры, кромъ казны. Стакимъ же условіемъ въ іюнъ 1714 года данъ былъ указъ о распространеніи селитреннаго промысла въ Малороссіи.

Винокуреніе объявлено было въ 1716 году свободнымъ для людей всякихъ чиновъ съ платежемъ пошлинъ въ казну. Каждый могъ приготовлять вино для себя и въ подрядъ, но объявляя губернаторамъ, вице-губернаторамъ и ландратамъ: сколько кубовъ и казанцевъ хочетъ выкурить. Кубы и казанцы приказано привовить въ городъ, измѣривать въ 8-ми вершковое ведро и налагать на нихъ клейма; со всякаго ведра взималась пошлина, по полуполтинѣ въ годъ. Годичный доходъ, доставляемый въ казну, простирался до милліона: тогда помѣщики и ихъ приказчики, имѣя право курить вино, не должны были дозволять этого своимъ крѣпостнымъ крестьянамъ и не давать послѣднимъ господскаго вина ни за деньги, ни даромъ подъ опасеніемъ штрафа 50 рублей.

Петръ далъ въ мартъ 1718 г. десятильтнюю привилегію московскому купцу Вестову на устройство сахарнаго завода, съ правомъ учредить компанію и набирать въ нее кого хочеть. Ему давалась на три года льгота. безпошлинно привозить сахарный сырецъ изъ-за границы и безпошлинно торговать своимъ сахаромъ въ головахъ. Кромъ того, дано было объщаніе: если заводъ умножится, то вовсе запретить привозъ сахара изъ-за границы. И дъйствительно, 20-го апръля 1721 г. ввозъ сахара изъ-за границы совствить былъ запрещенъ.

Руководство и обработка металловъ вѣдались въ приказѣ рудныхъ дѣлъ, находившемся въ Петербургѣ, куда въ мартѣ 1716 года потребованы были изъ губерній всѣ мастера и ученики,

кромѣ опредѣленныхъ при дѣлахъ въ губерніяхъ; губернаторамъ вмѣнено въ обязанность содѣйствовать къ отысканію рудъ въ управляемыхъ ими губерніяхъ. Въ с.-петербургской губерніи искать рудъ, жемчугу и красокъ поручено было Вельяшеву съ правомъ нанимать рабочихъ, и если они не шли, то брать ихъ неволею, давая по три рубля въ сутки. При Петрѣ въ первый разъ обращено было вниманіе на золотой песокъ въ Сибири, по донесенію сибирскаго губернатора князя Гагарина (на рѣкѣ Гаѣ, близъ калмыцкаго городка Еркета). Царь велѣлъ употребить въ дѣло шведскихъ плѣнныхъ инженеровъ для исканія и промыванія золотаго песка.

Пвеція славилась процейтаніемъ кузнечнаго ремесла. Зналь это Петръ, и указаль выбрать изъ плённыхъ шведовъ и выслать по два человёка въ губерніи для обученія кузнечному дёлу русскихъ. Изъ русскихъ людей, отличившихся въ этой области труда и заміченныхъ Петромъ, первое місто занимаетъ тулянинъ Никита Демидовъ. Въ апрісті 1715 г. подрядился онъ ставить въ Петербургъ желізо изъ сибирскихъ заводовъ — полосное по 15-ть алтынъ за пудъ, а восьмигранное, тонкое въ дюймъ, по 16-ти алтынъ. Царь предписанъ выслать ему мастеровъ изъ Олонца. Во время провоза въ Петербургъ желіза, Демидовъ освобождался отъ всякихъ провозныхъ пошлинъ и, за поставкою въ казну, имість право продавать свое желізо во всіхъ русскихъ городахъ, только не татарамъ и не убізднымъ инородцамъ.

Царь по всей Россіи приказываль обучать молодыхъ людей ружейному, замочному и сѣдельному мастерствамъ. По усмотрѣнію губернаторовъ, этихъ молодыхъ людей отправляли на заводы, собирая съ жителей деньги на провіантъ и одежду имъ, и по обученіи разсылали ихъ по полкамъ. Но черезъ годъ съ небольшить, по изданіи этого указа, оказалось, что большая часть рабочихъ разбѣгалась.

Въ 1716 году, въ январѣ сдѣлано распоряженіе объ исканіи во всѣхъ губерніяхъ красокъ, при чемъ разосланы были реестры и цѣны существующимъ краскамъ, получавшимся изъ-за границы. Іюля 23-го 1718 года дана привилегія Садовой слободы жителю Павлу Васильеву — дѣлать и доставлять въ адмиралтейство, въ числѣ 20-ти пудовъ въ годъ, краски бакана; привозъ изъ-за границы того же матеріала былъ воспрещенъ. Въ томъ же году дана была привилегія Соловьеву и кунцамъ Томиловымъ на заводъ купороснаго масла и острой водки.

ловымъ на заводъ купороснаго масла и острой водки.

Для выдёлки бумаги, въ апрёле 1714 года, Петръ приказалъ доставлять въ Петербургъ сухопутьемъ и водою негод-

ный холсть и лоскутья, за которые велёль платить по восьми денегь за пудь. Въ 1719 году бумага разныхъ родовъ дёлалась на бумажной Дудоровской мельницё и доставлялась въ адмиралтейство, откуда и продавалась на книжное печатаніе въ типографіи и на письменное производство во всё коллегіи, канцеляріи и аптеки. Въ реестрё, подписанномъ самимъ государемъ, высшій сорть рисовальной бумаги оцёненъ въ шесть рублей шестнадцать алтынъ четыре деньги за стопу. Затёмъ, хорошіе сорта бёлой бумаги, измёряемой картузами и патронами, цёнились за стопу отъ пяти до двухъ рублей восьми алтынъ четыре деньги въ картузахъ. Писчая бумага продавалась въ стопахъ, отъ рубля до рубля шести алтынъ за стопу. Большіе толстые листы продавались дестями: отъ шести алтынъ четыре деньги до шестнадцати алтынъ четыре деньги за десть.

Полотняный промысель въ Россіи Петръ засталь въ крайнепервобытномъ состояніи, хотя изобиліе пеньки и льна указывало, что если гдъ, то въ этой странъ, при трудолюбіи и умъньи жителей, этотъ промыселъ могъ процебтать. Въ іюнъ 1714 года дозволено было завести полотняную фабрику иностранцу Тимерману, съ правомъ продажи своихъ полотенъ какъ въ Россіи, такъ и за моремъ, по съ платежемъ пошлинъ. Въ 1718 году, 26-го января заведена компанія (Алексій Нестеровь, Борись Карамышевъ, Иванъ Зубковъ, Аникіевъ, Цимбальниковъ и Турчаниновъ) для выдълки полотенъ, скатертей и салфетокъ. Царь велълъ отвесть учредителямъ дворъ, дозволяль набирать въ компанію желающихъ и отдаль имъ заводъ на 30 лътъ. Учредители просили, чтобы царь запретиль другимъ лицамъ торговать этими товарами, которые они будутъ производить. Царь объщалъ, но съ условіемъ, если они черезъ годъ подадутъ ему записку, что у нихъ есть чемъ содержать заводъ. Другая полотняная фабрика въ 1720 году была отдана, съ привилегіей на 30 леть, въ компанію, директоромъ которой быль голландець Томесь. Каждый компанейщикь при поступленіи даваль отъ себя вкладь въ общій капиталь тысячу рублей и, состоя въ компаніи, освобождался отъ выбора въ службу. Компанія им'єла право приглашать заграничныхъ мастеровъ, заключать съ ними контракты, выписывать изъ-за границы всѣ нужные матеріалы, но съ платежемъ пошлинъ. Компаніи давалось право безпошлинной продажи своихъ товаровъ, срокомъ на пять лёть, но оптомъ, а не въ раздробь. Для распространенія искуства дёлать полотна, компанія имёла право брать изъ русскихъ въ ученики и работники, но съ темъ, что взятый ученикъ долженъ былъ пробыть на фабрикъ сначала въ качествъ ученика

три года, а потомъ уже подмастерьемъ. 24 мая 1720 года въ Москвъ поручена была пностранцу Тимерману парусная фабрика. Онъ получалъ изъ казны двадцать тысячъ рублей, съ обязанностью доставлять въ адмиралтейство по три тысячи кусковъ парусины въ годъ, а остальную парусину, выдёлываемую у себя, могъ продавать въ народъ, и деньги, взятыя съ продажи, доставлять въ фабричную казну, какъ царское достояніе; себъ же за трудъ получалъ онъ 10% о. Іюня 18-го того же года запрещено изъ-за границы привозить коломенки и другія полотияныя ткани низшихъ сортовъ, а высшіе позволено въ тъхъ видахъ, что въ Россіи, въ то время, выдѣлывались только низшіе сорта. 16-го ноября 1720 г. повельно отпускать за-границу русскій холсть и полотна, но не узкіе, а широкіе. По свид'єтельству иностранца Вебера, посътившаго Россію въ царствованіе Петра, приготовляемое въ Россіи полотно изъ туземнаго льна не уступало въ достоинствъ голландскому полотну.

Сукопные заводы поощрялись преимущественно съ цёлію обмундированія войскъ, и потому запрещено было покупать заморское сукно на мундиры. Для успътнаго производства этого промысла, еще въ 1712 году вельно собрать компанію изъ торговыхъ лицъ, а въ случав несогласія вступить въ компанію положено тащить въ нее неволею. Въ 1719 году существовавшій казенный суконный заводъ въ Москвѣ, у Каменцаго моста, приказано было отдать въ компанію купцу Щеголину съ товарищами, съ обязательствомъ расширить производство сукна до того, чтобъ не только удовлетворялась потребность въ обмундированін войска, но сукно шло бы и въ продажу; компанія эта получила въ ссуду 30,000 рублей, па три года, безъ процентовъ; позволено ей выплачивать свой долгъ въ казну сукнами, съ привилегіей въ теченін няти л'єть продавать сукно безпошлинно. Вступившіе въ компанію освобождались отъ обязательной государственной или общественной службы. Компанія могла принимать въ ученики лицъ свободнаго званія, выписывать иноземныхъ мастеровъ и инструменты. Вывозъ за границу шерсти изъ Россіи былъ запрещенъ, ради того, чтобъ эта компанія имѣла возможность удобно покупать себъ матеріаль, за то компанія эта не могла возвышать цёны на сукно.

Въ іюнѣ 1717 года поручено было подканцлеру Шафирову и тайному совѣтнику Толстому учредить въ Россіи фабрику всякихъ шелковыхъ матерій и парчей, которыя они должны были обработывать черезъ напятыхъ во Франціи мастеровъ. Имъ позволялось, въ видѣ привилегіи, набирать по желапію, какъ рус-

скихъ, такъ и иностранцевъ въ ученики, работать золотныя, серебротканныя, шелковыя и шерстяныя матеріи, парчи, штофы, бархаты, атласы, камки, тафты и всякаго рода ленты, галуны, чулки и проч. На вспоможеніе себѣ, они получили отъ казны безденежно готовые дворы въ Москвѣ, въ Петербургѣ и другихъ городахъ; тѣмъ лицамъ, которыя у нихъ будутъ работать, обѣщаны мѣста подъ жилища на вѣчныя времена. Компанія эта могла пятьдесять лёть безпошлинно торговать по русскимь городамъ и селамъ, а заграничную торговлю вести на общихъ основаніяхъ, съ уплатою пошлинъ. Компанія подчинена была сенату; мъстныя власти не должны были вступаться въ ея дъла. Наконецъ, въ обезпечение ен прибытка, запрещалось непринадлежащимъ къ ней лицамъ производить такіе товары, какіе производила компанія, кром'є ленть, чулокь и галуновь, а изь-за границы запрещался ввозь иностранныхь шелковыхъ изд'єлій; но въ 1719 году члены компаніи донесли царю, что ихъ мануфактуры не въ состояніи удовлетворить парчами все государство, и потому сами просили разр'єшить ввозъ парчей изъ европейскихъ государствъ. Царь дозволилъ, въ продолжение двухъ лѣтъ, привозить ежегодно на 100,000 рублей шелковыхъ штофовъ и продавать ихъ въ петербургскихъ лавкахъ, по торговому уставу. Въ іюлѣ того же года этой компаніи дозволено было безпошлинно покупать въ Китат тонкій шелкъ. Кромт фабрики барона Шафирова и К<sup>0</sup>, заведена была другая шелковая фабрика въ Москвѣ Алексѣемъ Милютинымъ. Въ мартѣ 1718 года дана была ему привилегія работать шелковыя ленты, нанимать свободно мастеровъ, брать учениковъ и не платить никакихъ податей, пока не утвердится начатый имъ промыселъ. 14-го марта 1721 года дозволено было всъмъ людямъ заводить шелковыя фабрики. Учредители пользовались привилегіями на 50 лёть, а вступавшіе къ нимъ въ компанію — отъ 10 до 15 літь, со времени своего вступленія.

Указомъ февраля 1-го 1720 г. опредълено завести въ Кіевъ фабрику зеркалъ и хрустальной посуды.

Для усиленія всякой заводской, промышленной и мануфактурной д'ятельности, Петръ (января 17-го 1721 г.) осіободиль всяких основателей заводовь и ихъ товарищей отъ службы на полтора года посл'в учрежденія завода, а на сл'ядующій день посл'я того (января 18-го того же года) дозволиль купцамъ и заводчикамъ покупать населенныя им'янія.

Петръ всячески старался привлекать наибольшую массу золота

и серебра въ Россію и запрещаль вывозъ того и другого въ

Въ 1719 году царь приказалъ у торговцевъ, вздившихъ за границу изъ Малороссіи, отбирать червонцы и ефимки, а выдавать имъ русскія деньги, оставляя имъ на платежъ пошлинъ на границъ только небольшое количество иностранной монеты. Всв купцы, которые вели заграничную торговлю, должны были платить пошлину иностранною монетою; прусскій талеръ принимался въ казну отъ купцовъ по 50 коп, тогда какъ въ текущемъ обращении эта монета ходила по 90 коп. и выше. Казна имъла тутъ свои выгоды. Была при этомъ еще другая выгода казив: получаемыя отъ купцовъ въ уплату, иностранныя монеты передълывались на денежныхъ дворахъ въ русскую монету, а при передълкъ казна оставалась въ прибыли по крайней мъръ 70/0. Сохранились отъ описываемаго періода царствованія Петра намятники, на основаніи которыхъ можно составить себѣ понятіе о денежномъ достояніи Русскаго государства того времени. Въ 1721 году, на всъхъ денежныхъ дворахъ было денегъ на сумму 559,355 рублей. Сверхъ того, слёдовало получить по подряду ефимковъ и мёди на 141,835 рублей и въ недоимкё съ разныхъ чиновныхъ людей было 225,546 рублей 32 алтына 3 деньги, а всего 882,315 рублей 28 алтынъ. Къ уплатё же въ разныя мъста слъдовало въ итогъ 1.536,884 руб. 6 алтынъ. Такимъ образомъ, даже и въ такомъ случаъ, когда бы взысканы были всъ недоимки, оказывалась недостача въ деньгахъ. Все золото и серебро, получаемое съ пошлинъ, взимаемыхъ за привозные въ Россію товары, а также конфискованное золото и серебро и получаемое въ качествъ штрафовъ, указано было доставлять на денежный дворъ. Правительство нашло, что доставка п возка ихъ была стъснительна, а во время пожаровъ мъдныхъ денегъ много погибало; по этой причинъ, вмъсто алтынниковъ, велъно было дълать серебряные пятикопъечники 70-й пробы. Изъ мъдныхъ денегъ оставались въ ходу однъ только полушки, и то въ небольшомъ количествъ.

Главное управленіе церковью въ эти годы находилось въ рукахъ рязанскаго архіерея Стефана Яворскаго, блюстителя патріаршаго престола. Стефанъ Яворскій, несмотря на высокій свой постъ, тяготился своимъ положеніемъ, жаловался царю на неудобство жизни въ Петербургѣ и просилъ милостиваго отпуска, но не получилъ его. Ни Петръ не чувствовалъ къ Стефану большого расположенія, ни Стефанъ къ Петру, но Петръ считалъ

Стефана честнымъ и полезнымъ человъкомъ, а потому и удерживаль его, вопреки давнему желанію рязанскаго архіерея удалиться отъ дълъ и убхать на родину въ Малороссію. При своей недовърчивости къ великорусскому духовенству, Петръ медлилъ по-становкой архіереевъ, и въ 1718 году Стефанъ доносилъ ему, что изъ епархій кіевской, тобольской, новгородской, смоленской, ко-ломенской къ нему присылаются старыя залежалыя дъла, кото-рыя онъ ръшить затрудняется; ставленниковъ много, но ставить ихъ некому: безъ архіереевъ быть невозможно. Государь приказаль выбрать кандидатовь и подать себъ списокъ ихъ, а виередь для такихъ избраній присылать добрыхъ монаховъ въ Невскій монастырь, чтобы "такихъ не наставить, какъ тамбовскій и ростовскій". Затёмъ велёно архіереямъ поочередно пріёзжать въ Петербургъ и проживать тамъ, "начиная свое бытье съ янвъ Петербургъ и проживать тамъ, "начиная свое оытье съ января". Имъ отводились мѣста, на которыхъ они сами могли себѣ выстроить подворья. Петръ ввелъ эту мѣру, чтобы самому ближе и даже лично знать всѣхъ архіереевъ въ своемъ государствѣ. Архіереи съ этого времени уже не могли болѣе вмѣшиваться въ какія бы то ни было свѣтскія дѣла, если не получали на то особаго царскаго повелѣнія. Уже давно лишили ихъ права управлять самимъ имѣніями. Они могли пользоваться только съ нихъ доходами, получая ихъ изъ монастырскаго приказа. Только по особенной милости право распоряженія своими вотчинами получиль въ 1713 году вологодскій архіерей. Монастырскія же вотчины, взятыя прежде отъ монастырей въ завѣдываніе монастырскаго приказа, 16-го октября 1720 г., были возвращены вновь

скаго приказа, 16-го октября 1720 г., были возвращены вновь въ управленіе архимандритамъ и игуменамъ.

Царь показалъ нѣкоторую заботу объ улучшеніи матеріальнаго и духовнаго состоянія бѣлаго духовенства. Въ февралѣ 1718 года указано готовить заранѣе кандидатовъ на священническія мѣста для того, чтобъ мѣста не оставались праздными; а какъ по большей части духовное званіе было наслѣдственнымъ, то велѣно поповскихъ и причетническихъ дѣтей заранѣе обучать, чтобъ они были годны современемъ получить санъ священника. При церквахъ надлежало имѣть старосту, который обязанъ былъ выстроить священническій домъ, поступавшій преемственно отъ одного священника къ другому. Приходскому духовенству запрещалось имѣть собственные дома въ своемъ приходъ; если окажется у какого-нибудь священника собственный домъ при церкви, то слѣдовало выплатить ему изъ церковныхъ денегъ стоимость дома, а послѣ его смерти отдать этотъ домъ

его преемнику на священствъ. Домовыя церкви должны были быть всъ упразднены.

Забота о благочестіи повлекла къ цѣлому ряду полицейскихъ правилъ. Въ концѣ 1714 года указано, чтобы всѣ люди обоего пола каждогодно исповѣдывались. Священники должны были доносить архіереямъ объ уклоняющихся отъ исповѣди, архіереи же отправляли списокъ ихъ къ губернаторамъ и ландратамъ. Свѣтскія власти накладывали на виновныхъ штрафы, сообразно ихъ состоянію: такого рода штрафы составляли особую статью государственнаго дохода. По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ запрещалось торговать. Посты до такой степени строго соблюдались, что самъ царь, хотя и не долюбливалъ ихъ, но не рѣшался ѣсть мясо въ посты иначе, какъ испросивши на то разрѣшеніе константинопольскаго патріарха. Въ 1718 году, по ходатайству царя, константинопольскій патріархъ разрѣшилъ не только лично ему, но и всему православному россійскому войску употреблять мясо въ посты за-границей, во время походовъ, кромѣ семи дней, предшествующихъ причащенію св. тайнъ.

По отношенію къ инородцамъ, обитавшимъ въ восточныхъ предълахъ Россіи, прилагались заботы о распространеніи христіанской въры. Въ декабръ 1714 г. указано сибирскому митрополиту ъздить по инородческимъ землямъ, сожигать языческія мольбища и приводить жителей въ христіанскую въру, объщая новокрещеннымъ льготу въ ясакъ и давая имъ въ подарокъ холстъ на рубахи.

Іезуитская пропаганда закидывала было свои съти въ Россію, но неудачно. Въ одной изъ московскихъ слободъ іезуиты основали свой монастырь, и успёли совратить нёсколько поступившихъ къ нимъ въ обучение учениковъ; но въ апрълъ 1719 года царь приказалт майору Румянцеву выпроводить језунтовъ за-границу, а тъхъ изъ нихъ, у которыхъ въ письмахъ окажется что-нибудь подозрительное, не выпускать и арестовать. Многіе изъ шведовъ, ваходившихся въ плену, и иностранцы, поступавшіе на русскую службу, принимали православіе, и на разрѣшеніе константинопольскаго патріарха Іереміи предложент быль 4 августа 1717 года вопрось: слёдуеть ли переходящихь въ православіе лютерань и кальвинистовъ перекрещивать? Іеремія сослался на рушеніе своего предшественника Кипріяна, отвінавшаго на такой вопрось, что ихъ перекрещивать не следуетъ, а надлежитъ только помазать муромъ. Въ февралъ 1719 года состоялось подтверждение не перекрещивать лютеранъ.

Раскольники облагались двойнымъ окладомъ противъ всёхъ

другихъ подданныхъ, женщины — въ половину противъ мужчинъ. Но этоть законъ породиль большія злоупотребленія со стороны священниковь: они съ корыстною цёлію записывали раскольниковъ православными, взявши съ нихъ взятки, а раскольниковъ избавляли этимъ способомъ отъ платежа двойного оклада. Огъ царя не укрылись эти уловки: указомъ 16-го марта 1718 года онъ поручилъ произвести следствіе одному архимандриту. За открывшуюся въ первый разъ вину, объявлялось заранъе прощеніе, съ угрозою ссылки въ каторгу, если впередъ будеть дѣлаться то же. Но трудно было уличить священниковъ, потому что раскольники сами притворно обращались въ православіе для вида; поэтому изданъ быль указъ (14-го марта 1720 года), объяснявшій, что всё раскольники могуть чистосердечно придерживаться раскола, только платя двойной окладъ, и затъмъ не должны страшиться уже какого-либо другого наказанія. Чтобы по возможности лишить раскольниковъ старыхъ книгъ, на которыхъ держались ихъ уклоненія отъ господствующаго строя церкви, царь приказаль (17 мая 1721 г.) доставлять на печатный дворь всь харатейныя и старопечатныя книги, находившіяся въ лавкахъ для продажи и въ частныхъ домахъ для собственнаго употребленія, и получать, вм'єсто нихь, новопечатныя въ такомъ видь, въ какомъ принимаетъ ихъ церковь. Въ 1721 году обнаружилось, что въ Москвъ продавались разныя изображенія, иконы и молнтвы, съ чертами раскольническими. Вельно было все это описать и забрать, а впередъ ничего подобнаго не продавать. Петръ обращалъ вниманіе не только на раскольничьи книги, но и на такія, въ которыхъ замёчалось въ иномъ смыслё что-нибудь несходное съ признаннымъ православною церковью ученіемъ. 31 октября 1720 года государь узналь, что такія книги выходили въ Кіевъ и Черниговъ. Такъ въ черниговской ильинской типографіи издана книга "Богомысліе", гдѣ замѣтны были "лютерскія противности". Въ місяцеслові, изданномъ въ Кіеві, Кіевопечерскій монастырь названъ ставропигіей константинопольскаго вселенскаго патріарха, тогда какъ ему следовало называться ставропигіей всероссійскихъ патріарховь, а не константинопольскаго. Въ этомъ видълось старое желаніе малороссіянъ не подчиняться московской церковной власти. Царь постановиль правиломъ, каждую духовную книгу, прежде напечатанія, давать на просмотръ высшаго духовнаго начальства.

Не благоволя къ раскольникамъ, Петръ не оставлялъ въ то же время гоненія на русское платье и бороды, и издаль въ концѣ декабря 1714 г. указъ, угрожавшій за торговлю русскимъ платьемъ

и за ношеніе русскаго платья и бороды ссылкою въ каторгу и лишеніемъ всего движимаго и недвижимаго имущества. Въ сентябрѣ 1715 года въ Петербургѣ даже запрещено, подъ страхомъ лишенія имущества и ссылки въ каторгу, торговать скобами и гвоздями, которыми подбивались сапоги и башмаки стараго образца.

По прежнему Петръ велъ войну съ суевъріемъ, прикрывавшимся личиною религіи, и въ особенности не даваль внѣдряться ему въ новопостроенномъ городъ Петербургъ. 7 мая 1715 года объявлялось по всей Россіи, что въ церкви Исакія Далматскаго, во время литургіи, плотничья жена, Варвара Лонгинова, кричала, что она испорчена, а когда ее потащили къ допросу, созналась, что она это затвяла по злобв на плотника, который поколотиль ея деверя. По этому поводу царь велёль приводить въ приказы всёхъ кликушъ, къ которымъ въ старой Руси чувствовали суевърный страхъ. Въ 1718 году въ Петербургъ одинъсвященникъ распространилъ слухъ, что у иконы, стоявшей у него въ церкви, творятся чудеса. Петръ призвалъ его во дворецъ съ иконою и приказаль сотворить чудо, а какъ чуда не случилось, то Петръ приказалъ отправить обманщика въ крвпость, наказать кнутомъ, а потомъ лишить сана. Архіереямъ по всей Россіи приказано смотрёть, чтобъ вь ихъ епархіяхъ не было потачки кликушамъ и беснующимся, чтобъ невежды не почитали за святыя мещи неведомыхъ и неосвидетельствованныхъ церковью умершихъ, не боготворили бы иконъ, а ханжи не вымышляли ложныхъ чудесъ. Также точно Петръ въ 1718 году приказалъ по всей Россіи губернаторамъ и комендантамъ собирать родившихся уродовъ, въ родъ, напримъръ, двухголоваго животнаго или двухъ сросшихся животныхъ 1). Мертвыхъ уродовъ приказано класть въ спиртъ или двойное вино, а народу внушать, что уроды родятся не отъ дьявольскаго навожденія, какъ думали въ старой Руси, но отъ поврежденій въ организм'в матери, наприм'връ, отъ испуга, и т. п.

Показывая вражду и презрѣніе къ стариннымъ суевѣріамъ, Петръ смотрѣлъ такимъ образомъ даже на многое, что вошло въ существенные признаки русской православной церкви съ давнихъ временъ. Нѣтъ сомнѣнія, что такое педружелюбное отно-

<sup>4)</sup> Царь опредёлиль плату доставщивамь за мертваго урода человёческаго по десяти рублей, скотскаго—по няти рублей, птичьяго—по три рубля, а за живыхъ: за человёческаго—сто рублей, скотскаго—иятнадцать, птичьяго—семь; ежели будеть прораздо чудное", то обёщано больше, а за утайку положень быль штрафъ въ десятеро противъ обёщанной платы.

шеніе къ огечественнымъ в рованіямъ развилось у Петра послъ его знакомства съ западною Европою, начавшагося въ Москвъ въ Нъмецкой слободъ и усвоеннаго послъ путешествія въ протестантскихъ странахъ. Одною изъ самыхъ ръзкихъ чертъ, такъ сказать, размолвки Петра со стариннымъ православіемъ были его забавы со всешутъйшимъ и всепьянъйшимъ соборомъ, о которомъ мы уже упоминали выше. Составивъ подъ этимъ названіемъ изъ своихъ любимцевъ цёлый кружокъ пьяницъ, Петръ не слишкомъ щадилъ чувствованія своихъ приближенныхъ; волею или неволею въ забавахъ его должны были участвовать и такія особы, которымъ совсёмъ не подъ-стать было шутовство: къ нимъ можно причислить Никиту Моисеевича Зотова, носившаго званіе шутовского патріарха, и Петра Ивановича Бутур-лина, въ 1706 году нареченнаго петербургскимъ шутовскимъ митрополитомъ. Всешутѣйшій соборъ собирался часто, смотря по тому, какъ приходила государю мысль созвать въ видѣ развле-ченія отъ трудныхъ занятій. Въ 1713 году Петру вздумалось женить своего шутовского патріарха, несмотря на то, что по-слёднему было уже 70 лёть. Зотовь съ рабскою покорностью не устыдился потёшать царя, просиль только, чтобъ ему дозволили "въ Москвъ супружество принять неразглашательное и отъ разбивки злыхъ человъкъ петербургскимъ жителямъ сокровенное". Но не такъ отнесся старшій сынъ Зотова, Кононъ Никитичъ. "Предвари", писаль онъ къ царю, "искушенію дьявольскому... такимъ ли вѣндемъ пристоитъ короновать конецъ своей жизни, яко нынѣ приведенъ отецъ мой черезъ искушеніе? Смѣло называю искушеніемъ, понеже премудрость Соломонова таковыми гнушается, написавши, яко трехъ вещей возсмердъ его совъсть, изъ нихъ же гнуснъйшее бысть передъ нимъ старыхъ прелюбодъйство, суще умаленныхъ смыслу. По сей пунктъ отдаю последній мой сыновскій долгь, душевнымъ плачемъ моля Ваше Величество, дабы изволеніе ваше причинствовало его сов'єсти умному о себ'є расположенію". Сынъ Зотова безпокоился тогда не по поводу одного соблазна видёть своего старика-отца дёлающимъ дураче-ства по царской прихоти: онъ боялся и будущей своей мачихи, которая, какъ онъ справедливо предполагаль, для того пойдетъ въ замужество: "чтобъ здъсь насъ, дътей его, лишить отъ Бога и отъ Васъ, государя, достойнаго намъ наслъдства... Изволить говорить намъ отецъ нашъ: я бы и радъ отречься моей женитьбы, но не смѣю Царское Величество прогнѣвать, столько-де стариковъ собрано для меня и платья надѣлано. Все сіе разсудя, помилуй и его старость, и насъ сиротъ, которыхъ ты такъ долгое

время изволиль имъть подъ своимъ кровомъ... помилуй и яко богоподражательный царь". Но эта слезная просьба осталась неуслышанною: Зотова женили для смёха на вдовё Стремоуховой и справили шутовскую свадьбу въ Москвъ. Новобрачныхъ вънчалъ архангельскаго собора девяносто летній священникъ. Самъ Петръ занялся устройствомъ свадебнаго торжества, продолжавшагося весь январь 1715 года. На свадьбъ присутствовали разные государственные сановники, царица Екатерина, вдовствующія царицы съ дочерьми, всв знатныя придворныя дамы, изъ которыхъ одна боярыня Ржевская носила тутовской титуль князя-игумевіи. Все это было разодѣто по распредѣленію Петра въ разные шутовскіе наряды, все шло въ сопровожденіи грома музыкальныхъ инструментовъ, мъдныхъ тарелокъ, свистковъ, трещетокъ, производившихъ дикій и нестройный шумъ, съ колокольнымъ звономъ всёхъ московскихъ церквей, съ пьяными криками московской черни, которую дарь приказываль поить виномъ и пивомъ, съ возгласами: "да здравствуетъ патріархъ съ патріаршей!" Опасенія сына Зотова были не даромь: у д'єтей шутовского патріарха съ мачихой дійствительно вышель разладь. Старикъ Зотовъ жилъ не долго: въ 1717 году его уже не стало, а въ декабръ того же года произведенъ былъ шутовскій выборъ ему преемника, новаго князь-папы. Замъчательно, что это совершалось въ то время, когда Петра съ нетерпениемъ дожидалъ привезенія въ Россію своего несчастнаго сына, готовясь дать волю своей подозрительности и производить рядъ пытокъ и казней, о которыхъ повъствование наводитъ дрожь. Петръ самъ начерталъ уставъ или чинъ избранія, пародируя совершавшійся прежде церковный чинъ избранія патріарха. Вмісто себя, Петръ предоставиль играть роль даря новому сценичному дарю, князь-кесарю Ивану Өедоровичу Ромодановскому, сыну прежде носившаго это комическое званіе князя Өедора. Въ написанномъ Петромъ чинѣ из бранія шутовского патріарха такъ пародируется церковный чинъ избранія дъйствительнаго патріарха: "собравшимся на старомъ дворъ папы и съдшимъ архижредамъ начинаютъ оные пъть пъснь Бахусову, потомъ восходить князь, великій ораторъ, на высокое місто и чинить предику, увъщевая, дабы прилежно просили Бахуса и не по какимъ факціямъ, но ревностнымъ по онымъ сердцемъ избирали и потомъ итить всёмъ въ каменый домъ, по учрежденной конклавіи". Здёсь, въ шутовскомъ видё, были певчіе, попы, дьяконы, архимандриты, суфраганы, архи-жрецы, князь-папины служители. Пародировалось несеніе образа, какъ дёлалось при избраніи патріарха, — такую роль играль здёсь "Бахусь, несомый мона-

хами великой обители". Въ каменномъ домѣ театральный государь, князь-кесарь, говориль членамь всешутьйшаго собора рычь, напоминающую рѣчи, нѣкогда произносимыя царями при избраніи патріарховъ. Потомъ происходиль выборъ изъ трехъ кандидатовъ. Передъ избраніемъ совершалось осязательное освидътельствованіе новаго князя-папы, посаженнаго на прорѣзномъ стулѣ и закрытаго покрываломъ. Это была насмѣшка надъ обрядомъ, совершавшимся нѣкогда, какъ говорили, при избраніи римскихъ папъ, когда кардиналы удостовърялись, что новый первосвященникъ есть дъйствительно мужчина. Обрядъ этотъ, если только онъ, въ самомъ дёлё, совершался, возникъ оттого, что въ IX въкъ по Р. X. обманомъ была избрана въ папы женщина подъ видомъ мужчины. По окончаніи баллотировки, совершаемой яйцами, новоизбраннаго поздравляли, величали многольтіемъ, потомъ сажали въ громадный ковшъ и несли въ собственный его домъ, гдъ опускали въ чанъ съ виномъ. За избраніемъ слъдовало поставленіе. Чинъ поставленія, начертанный Петромъ, быль пародією поставленія архіереевъ. Поставлающій, возглашая: "пьянство Бахусово да будеть съ тобой", намекаль на священных слова: "Благодать Св. Духа да будеть съ тобою". Подобно тому, какъ архіереевъ заставляють произносить исповъданіе въры, тутовской князь-папа исповёдываль поклоненіе уродливому пьянству. Описывая свое пьянство, новопоставляемый говориль: "виномъ яко лучшимъ и любезнъйшимъ Бахусовымъ чрево свое яко бочку добре наполняю, такъ что иногда и ядемъ, мимо рта моего носимымъ, отъ дрожанія моей десницы и предстоящей очесехъ моихъ мглъ, не вижу, и тако всегда творю и учити мнъ врученныхъ объщаюсь, инако же мудрствующіе отвергаю, и яко чуждыхъ творю и... маствую всёхъ пьяноборцевъ, но якоже вышерекъ творити объщаюсь до скончанія моей жизни, съ помощью отца нашего Бахуса, въ немъ же живемъ, а иногда и съ мъста не двигаемся, и есть ли мы, или нътъ — не въдаемъ (пародія на слова Священнаго Писанія: "о немъ же живемъ, движемся и есмы"), еже желаю тебъ отцу моему, и всему нашему собору получить. Аминь". Слъдовало рукоположеніе: во имя разныхъ принадлежностей пьянства, пересчитываемыхъ одна за другою: — пьяницъ, скляницъ, шутовъ, сумасбродовъ, водокъ, винъ, пивъ, бочекъ, ведеръ, кружекъ, стакановъ, чарокъ, картъ, таба-ковъ, кабаковъ и прочее. Потомъ слѣдовало облаченіе новопоставленнаго съ произнесеніемъ символическихъ выраженій, напоминающихъ облачение первосвященниковъ. Напримъръ: "облачается въ ризу невъдънія своего"; флягу возлагая, произносилось: "сердце исполнено вина да будеть въ тебъ"; нарукавники возлагая: "да будуть дрожащи руць твои", отдавая жезль: "дубина Дидана вручается тебъ, да разгоняети люди своя". Первый жрецъ помазывалъ кръпкимъ виномъ голову новопоставленнаго и дълалъ образъ круга около его глазъ, произнося такое выраженіе: "тако да будеть кружиться умъ твой". Наконецъ, на него надъвали подобіе первосвященнической шапки, съ возгласомъ: "вѣнецъ мглы Бахусовой возлагаю на главу твою, да не познаети десницы твоей, во пьянствъ твоемъ". Всъ хоромъ пъли: "аксіосъ". Новопоставленный садился на бочку, игравшую роль первосвященническаго съдалища. Овъ испивалъ Великаго Орла, — какъ назывался огромный кубокъ — и даваль пить изъ него же всемъ другимъ. Пеніемъ многолетія оканчивался чинъ поставленія. Новымъ князь-папою или шутовскимъ вселенскимъ патріархомъ былъ Петръ Бутурлинъ, до того времени состоявтій въ званіи петербургскаго туговского владыки. Его избраніе производилось 28 декабря 1717 года, а поставленіе 10 января следующаго года. Съ техъ поръ мы находимъ известія о довольно частыхъ празднествахъ, устраиваемыхъ Петромъ со своею всепьянъйшею коллегіею. Люди, близкіе къ царю, носили, по воль его, въ званіи членовь этой коллегіи, непристойныя клички. Преслъдуя старорусскіе обычаи, и насмъхаясь даже надъ темь, что въ старину входило въ область благочестія, царь не уничтожаль стариннаго славленія въ праздники; напротивъ, въ рождественскія святки самъ со своими приближенными и съ духовенствомъ разъёзжалъ отъ деора ко двору при громё литавръ и бубенъ. Гости вли и пили у каждаго хозяина и получали денежные подарки. Кромъ такихъ способовъ забавляться, любимымъ увеселеніемъ Петра было катаніе по водѣ. Это увеселеніе Петръ отправляль часто въ Петербургъ на Невъ. Его вельможи должны были раздёлять съ нимъ такую забаву и брали съ собою музыкантовъ, которыхъ держать у себя въ дом'в было въ обиходъ домашней жизни знатныхъ особъ. Неръдко царь плыль по Невъ на острова или въ Екатерингофъ, въ устроенный имъ для Екатерины садъ. Тамъ приготовлялся завтракъ или закуска, причемъ собесъдники пили венгерское вино. Но самыми веселыми для царя празднествами были спуски на воду новоотстроенныхъ кораблей. Прежде всего совершался церковный обрядь освященія. Когда корабль снимался и пускался по водѣ, гремѣли литавры и трубы, палили изъ пушекъ въ кръпости и въ адмиралтействъ, потомъ слъдовали поздравленія отъ всъхъ приближенныхъ, наконецъ, происходилъ завтракъ въ

кають новоспущеннаго корабля и всегда при этомъ была самая обильная попойка. Въ этихъ случаяхъ этикетъ не наблюдался; царскіе корабельные мастера объдали рядомъ съ царемъ, и онъ пилъ за ихъ здоровье. Всегда въ такихъ торжествахъ берегъ Невы усъевался множествомъ народа; иногда царъ угощалъ народъ на воздухъ.

По временамъ царь устраивалъ примърныя морскія битвы; обыкновенно одною стороною командовалъ самъ царь, противною—кто нибудь изъ вельможъ, чаще Меншиковъ или адмиралъ Апраксинъ. По окончаніи маневровъ шло пиршество съ попойкою. Главное, что поглощало вниманіе Петра и составляло постоянный предметъ его заботъ, это было развитіе русской морской силы, образованіе русскихъ мореходцевъ.

Въ 1712 году вельно было построить три корабля въ 60 пушекъ, 20 полугалеръ и 150 бригантиновъ, для чего потребно было 11,000 человъкъ рабочихъ и 24,555 служителей. Смъта издержекъ на постройку составляла 170,777 руб., и на провіанть для содержанія рабочихъ 220,580 руб. На петербургской верфи происходили неустанныя кораблестроительныя работы подъ наблюденіемъ голландскихъ мастеровъ, которыхъ Петръ ласкалъ и любилъ. Не жалъя средствъ для созданія русскаго флота, царь скоро поставилъ его на такую ногу, что въ 1717 году было 28 военныхъ линейныхъ кораблей, съ количествомъ пушекъ на самыхъ большихъ корабляхъ 90, на самыхъ меньшихъ 52; на нихъ было 13,280 человъкъ, но еще ощущался недостатокъ въ 7,671 человъкъ, для составленія полнаго экикажа для всъхъ кораблей. Въ этомъ же году сдълано было распоряженіе учить матросовъ грамотъ, цифири, навигаціи, артиллеріи, плотничьему и кузнечному мастерствамъ.

Издержки на флотъ въ 1712 году простирались до 434,000, въ 1714 г. сумма эта возрасла до 651,316 руб., въ 1715 г. до 800,000; въ 1721 расходъ на все морское дѣло, со включеніемъ содержанія приписанныхъ къ нему заводовъ, достигалъ до 1.142,977 руб.

Желая привить на Руси судостроеніе по западнымъ образцамъ, Петръ объявилъ войну древнему русскому судостроенію. Указомъ 28 декабря 1714 года онъ запретилъ ходить въ море на судахъ прежняго строя — на ладьяхъ и кочахъ, а вмѣсто нихъ приказалъ дѣлать галіоты и другія суда иностраннаго попиба, съ иностранными названіями; срокъ для существованія судовъ старой формы онъ назначилъ два года, по нуждѣ — три года, послѣ чего всѣ старыя подлежали уничтоженію. Въ ноябрѣ

1715 г., состоялся подобный же указъ: запрещалось дёлать суда со скобками по старому обычаю, и велёно непремённо кононатить доски съ досками. Приказано разослать конопатчиковъ въ тв мвста, гдв двлались суда, а всв старыя суда заклеймить. Если, вопреки этому указу, будеть продолжаться постройка судовъ со скобками, то виновные въ томъ за первый разъ подвергались штрафу, а за повтореніе своей вины — ссылкѣ въ каторжную работу. Весною 1716 года, изъ судовъ, которыя везли въ Петербургъ провіантъ, велёно допускать только суда, выстроенныя по новому чертежу. Строгіе указы противъ судовъ стараго покроя повторились въ 1717 и 1718 гг. Затемъ 18 ноября 1718 года въ Ладогу и по ръкамъ Волхову, Мсть, до Вышняго Волочка, въ мъста, гдъ издавна строились суда, отправленъ былъ подпоручикъ Румяндевъ объявлять повсюду, чтобъ напередъ работались суда по установленному царемъ способу. Посланный должень быль внушать жителямь, что это делается для ихъ пользы, ставить имъ на видъ: какой вредъ произошелъ за четыре последнихъ года на Ладожскомъ озеръ. Румянцевъ долженъ былъ всъ суда стараго устройства перестроить и отправить въ Петербургъ съ кладями, съ тъмъ, чтобы уже оттуда имъ не возвращаться, а всв начатыя, но недостроенныя суда стараго покроя при себв изломать. Но осенью, въ томъ же году, установлено съ "новоманерныхъ" судовъ брать обыкновенную пошлину, а съ судовъ стараго покроя въ будущемъ 1719 году-вдвое, въ 1720 же году -втрое, и такъ далве по годамъ прибавлять; затвмъ задержанныя въ Петербургъ старыя суда вельно было освободить. Правительство стало держаться точно такой же политики со старыми судами, какой держалось въ отношеніи старообрядцевь: прежде хотвли ихъ совершенно уничтожить, а потомъ стали дозволять имъ существовать, но съ платою огромнаго налога. Въ видъ привилегіи, въ 1719 году царь дозволиль крестьянамъ Соловецкаго монастыря ходить на судахъ стараго покроя до тёхъ поръ, пока эти суда не сдълаются негодными къ плаванію, но вмъстъ сь темь запретиль имъ строить вновь староманерныя суда, подъ опасеніемъ ссылки въ каторгу. Въ іюнъ того же года отправленъ былъ корабельный мастеръ въ Ярославль осмотръть тамошнія лодеи, называемыя романовками, и всв лодеи стараго манера передёлать по утвержденному образцу, наблюдая, чтобъ отнюдь не было судовъ со скобками, подъ опасеніемъ штрафа 300 рублей за каждое судно. Для пестройки и починки судовъ по разнымъ съвернымъ ръкамъ: Волхову, Сквири и по Онежскому озеру приказано завести верфи.

Послѣ строгаго гоненія противъ староманерныхъ судовъ, 28 марта 1720 года, на пути сообщеній Вологды съ Архангельскомъ дозволено строить суда по старинному образцу, а 9 апрѣля того же года на Двинѣ и на Сухонѣ повелѣно строить непремѣнно по старому, а не по новому. Но въ новгородской провинціи оставалось въ силѣ прежнее распоряженіе—строить суда не иначе, какъ новой конструкціи. Въ этотъ же годъ іюня 26-го, составленъ быль уставъ о новоманерныхъ судахъ, подъ названіемъ: "эверсы", о томъ, какъ ими управлять и какъ съ ними обращаться. Въ слѣдующемъ 1721 году, опять данъ указъ уничтожить всѣ суда, карбасы и барки староманерной постройки, но судамъ, приходящимъ съ Волги, дозволялось быть построенными по какому угодно способу, лишь бы онѣ были безъ скобокъ и хорошо проконопачены.

Въ 1717 году сдёланъ былъ первый шагъ къ устроенію ка-наловъ. Сильныя бури, тревожившія суда, плавающія по Ладожскому озеру, побудели Петра прорыть для обхода этого озера каналь изъ Волхова въ Неву. Царь смотрель на это предпріятіе какъ на главную нужду своего государства. Сначала на работу предположили обратить тъ войска, которыя, возвратившись тогда изъ Польши и оставаясь безъ дёла, получали жалованье даромъ; нотомъ — думали посылать работниковъ давнимъ способомъ по наряду, назначая данное количество работниковъ съ опредъленнаго количества дворовъ. Но 26-го ноября 1718 года царь, какъ сказано въ указъ, "милосердуя о народъ, дабы въ сборъ работниковъ и на нихъ провіанта и всякихъ припасовъ увздные и купеческіе люди какихъ бы излишнихъ тягостей и убытковъ не понесли, указаль оное канальное дёло дёлать подрядомъ". Со всёхъ уёздныхъ людей положено было собрать деньгами съ двороваго числа по 23 алтына дей деньги на дворъ, съ купечества—десятую деньгу съ рубля, съ однодворцевъ же кіевской и азовской губерній— по рублю двізнадцать алтынъ двіз деньги и прислать эти деньги въ Шлиссельбургъ къ марту 1719 г., не отговариваясь ничемъ, не исключая даже опустения дворовъ. Въ декабръ 1718 г., разосланы лейбъ-гвардіи офицеры по губерніямъ побуждать губернаторовъ къ скоръйшему сбору денегъ на постройку каналовъ. Петру хотвлось, чтобъ это двло шло какъ можно скорве. 1-го февраля 1720 г. извъщалъ онъ въ своемъ указѣ, что не было прислано до тѣхъ поръ ничего изъ слѣдуе-мыхъ сборовъ и снова повторялъ прежнее требованіе въ срокъ на октябрь текущаго года. Подрядчики Ладожскаго канала назначили подрядную цену по одному рублю двенадцать алтынь и

двѣ деньги за кубическую сажень. Имъ дозволялось привозить въ годъ по десяти тысячъ ведеръ вина и пива и по три тысячи пудовъ табаку, но съ платежемъ пошлинъ и съ обязанностью не продавать никому, кромѣ рабочихъ. Но если постройка Ладожскаго канала производилась уже не въ смыслѣ народной повинности, а свободнымъ наймомъ, то другія предпріятія, касавшіяся торговыхъ путей, все таки по старому ложились тягостью на мѣстное народонаселеніе. Въ 1719 году, по Волхову и Мстѣ до пристани, которая была ниже Боровицкихъ пороговъ, велѣно устроить бечевникъ, чтобы взводить суда вверхъ по теченію лошадьми. Устройство этого бечевника было разложено на 11,499 дворовъ. Въ половинѣ слѣдующаго года до свѣденія правительства дошло, что это дѣло подало поводъ къ разнаго рода злоупотребленіямъ и притѣсненіямъ народа. Народъ былъ такъ запуганъ, что ничему не вѣрилъ: когда предположили было копать каналъ изъ рѣки Гжати въ гжатскую пристань, работая охочими наемными людьми, то люди боялись идти на работу, думая, что имъ будутъ дѣлать насилія и не заплатятъ денегъ по договору.

На югѣ Россіи, въ степныхъ мѣстностяхъ, производились постройки дорогъ по прежнему казенными людьми, а не наймомъ. Такъ, напримѣръ, для постройки пути отъ Паньшина до Царицына употреблялись полки казанской и азовской губерній, слободскихъ полковъ компанейщики и донскіе казаки. На нихъ собирался годичный провіантъ. Малороссійскіе козаки, находившіеся подъ начальствомъ гетмана, въ 1720 году, по царскому указу, увольнены были отъ работъ въ этой мѣстности, за то обращены на работы кіевопечерской крѣпости и другихъ укрѣпленій въ малороссійскихъ городахъ.

Въ декабръ 1717 года положено учредить коллегіи. Наши коллегіи при Петръ были ближайшимъ образомъ сколкомъ съ тогдашнихъ шведскихъ коллегій; только государь, въ одномъ изъ своихъ указовъ объ ихъ составленіи, вельлъ замѣнить тъ пункты шведскаго устава, которые не подходили къ основнымъ порядкамъ Русскаго государства. Коллегіи имѣли смыслъ верховныхъ правительственныхъ мѣстъ, по разнымъ частямъ государственнаго управленія. Этихъ коллегій предположено было числомъ восемь: коллегія иностранныхъ дѣлъ, гдѣ должны были вѣдаться всѣ сношенія съ чужими государствами; камеръ-коллегія, завѣдывавшая финансами государства; юстицъ-коллегія, вѣдавшая суды и судопроизводство; ревизіонъ-коллегія, сводившая и провѣрявшая государственные денежные счеты; штатсъ-контора, вѣдавшая собственно расходъ; бергъ-и мануфактуръ-коллегія, наблюдавшая

надъ горнымъ дѣломъ, фабриками и заводами; коммерцъ-коллегія, вѣдавшая торговлю внутреннюю и ввѣшнюю; наконецъ, военная и адмиралтействъ-коллегія: изъ нихъ первая завѣдывала сухопутными военными силами, а вторая — флотомъ и мореплаваніемъ. Каждая коллегія находилась подъ предсѣдательствомъ президента и вице-президента. Вице-президенты были не во всѣхъ коллегіяхъ, и тамъ, гдѣ они были, всѣ принадлежали къ иноземцамъ, исключая коллегіи иностранныхъ дѣлъ 1). За президентомъ и вице-президентомъ въ каждой коллегіи слѣдовали: четыре совѣтника коллегій, четыре ассесора коллегій, и по одному секретарю, нотарію, актуарію, регистратору и переводчику, а ниже ихъ всѣхъ подъячіе, дѣлившіеся на три статьи. Совѣтниковъ и ассесоровъ положено выбирать баллотировкой, но съ тѣмъ, чтобъ они не были сродниками или свойственниками президента или вице-превидента.

Петръ сообразилъ, что шведы могли быть подходящими людьми по производству дѣлъ, сообразно новому строю, заимствованному изъ ихъ края, и приказалъ приглашать плѣнныхъ шведовъ на службу въ учреждаемыя коллегіи. "Они—писалъ Петръ—шведскому штаты и языку искусны; одинъ изъ нихъ можетъ быть потребнѣе, чѣмъ два человѣка нѣмдевъ". Но охотниковъ набралось немного; тѣмъ не менѣе предпочтеніе шведскому строю до того овладѣло Петромъ, что онъ, въ одномъ своемъ указѣ (26-го ноября, 1718) выразилъ намѣреніе ввести съ 1720 года шведское управленіе, начиная съ Петербурга, какъ образца для остальной Россіи <sup>2</sup>). Впрочемъ это предпочтеніе не мѣшало ему имѣть мысль пригласить въ чиновники будущихъ коллегій и славянъ

<sup>1)</sup> Въ коллегіи иностранных дёль—канцлеръ графъ Головкинъ; вице-президентъ коллегіи, иначе подканцлеръ—баронъ Шафировъ. Въ камеръ-коллегіи—князь Дмитрій Голицынъ, вице-президенть—баронъ Ниродъ. Въ юстицъ-коллегіи—Андрей Артемьевичъ Матвъевъ, вице-президентъ — Бреверъ. Въ ревизіонъ-коллегіи — президентъ Андрей Яковлевичъ Долгорукій, носившій въ то же время званіе пленипотенціаръ-кригсъ-комисара; въ штатсъ-конторъ — президентъ графъ Мусинъ - Пушкинъ. Въ бергъ-коллегіи—президентъ генералъ-фельдцейхмейстеръ Брюсъ. Въ коммерцъ-коллегіи—президентъ Петръ Толстой, вице-президентъ—Шмитъ. Въ воинской—президентъ кн. Меншиковъ, вице-президентъ — генералъ Вейде; въ адмиралтействъ-коллегіи — генералъ-адмиралъ Өеодоръ Матвъевичъ Апраксинъ, вице-президентъ — вице-адмиралъ Крейсъ.

<sup>2)</sup> По этому устройству предположены были такіе земскіе чины: дандсгевдингъ — земскій голова, оберъ-ландрихтеръ—высшій земскій судья, ландссекретарь—земскій дьякъ, бухгалтерь—земскій надзиратель сборовъ, ландрехтмейстеръ—земскій казначей, ландфискаль—земскій фискаль, ландмессерь—межевщикъ, профосъ тюремный староста, ландкомисаръ — сельскій комисаръ, ландрихтеръ — земскій судья, ландшрейберь—земскій подъячій, кирхшпильсфохть—приходскій войтъ.

изъ австрійскихъ земель, потому что, по соображеніямъ Петра, имъ легче было, чёмъ всякимъ другимъ иноземцамъ, усвоить русскій языкъ и не затрудняться употребленіемъ его въ дёлопроизводствё. Петръ объ этомъ писалъ своему резиденту въ Вёнѣ Веселовскому, но такое предположеніе не осуществилось.

Вновь устроенныя коллегіи должны были начать дъйствовать съ 1719 года. Между тъмъ, по обычной русской медленности, всегда волновавшей Петра, начатое дъло не приготовлялось въ такой степени, чтобы коллегіи могли начать производство въ укаванный государемъ срокъ. Въ приготовленіяхъ къ открытію коллегій прошелъ весь 1718 годъ. Государь приказывалъ назначеннымъ въ президенты будущихъ коллегій подавать себъ рапорты, чтобъ видъть, на сколько подвигается дъло устроенія коллегій, и сдълалъ замъчаніе сенату за нерадъніе къ исполненію его указовъ.

Еще до открытія коллегій, въ 1716 году составленъ и издань быль воинскій уставь - кодексь военныхь законоположеній, которыми должна была руководиться будущая военцая коллегія и который на долго остался основою военнаго законодательства. Побужденіемъ къ составленію этого устава было желаніе, "дабы всякій чинъ зналъ свою должность и обязанъ быдъ своимъ знаніемъ, а невъдъніемъ не отговаривался". Имя "солдать", по смыслу и выраженіямъ воинскаго устава, "просто содержить въ себъ всъхъ людей, которые въ войскъ есть, отъ генерала до послъдняго мушкетера, коннаго и пъшаго". Офицеры раздълялись на унтеръ-офицеровъ, оберъ-офицеровъ, начивая отъ прапорщика до майора, и штабъ-офицеровъ, — отъ майора до полковника включительно; выше полковника слъдуютъ генеральскіе чины. Верховный изъ всъхъ военныхъ чиновъ былъ чинъ генералиссимуса, предоставляемый только коронованнымъ особамъ, но дъйствительное начальство арміею поручалось генераль-фельдмаршалу или аншефу, который, въдая всь военныя дела, не долженъ быль ничего чинить иначе, какъ съ совъта генераловъ, закръплявшихъ всъ распоряженія своими подписями, кромъ случаевъ внезапнаго нападенія со стороны непріятелей, требующаго скораго и неотлагательнъйшаго дъйствія. Генераль-аншефъ имѣлъ верховный надзоръ надъ военными судами. Изъ числа генераловъ, составлявшихъ совътъ около аншефа, главнымъ былъ генералъ-фельдмаршалъ-лейтенантъ, помощникъ главнокомандующаго, всегда при немъ находившійся. За нимътри генерала командовали войскомъ: генералъ-фельдцейхмейстеръ, или начальникъ артиллеріи, и генералы-отъ кавалеріи и отъ инфантеріи. Генераль-кригськомисарь быль хозяинь войска. Воинскій уставъ вміняль ему въ обязанность быть совершеннымъ эконо-

момъ и знать хорошо ариометику, "понеже онъ имъетъ расходъ деньгамъ на жалованье и на содержаніе войска". Подъ его начальствомъ, при кавалеріи и при инфантеріи, было по одному оберштеркомисару, во всякой дивизій по одному оберъ-комисэру и при каждомъ полку по комисару съ деньгами. Выстіе комисары-чиновники надзирали за низними и смотръли, чтобы не удерживалось следуемое войску жалованье или предметы на обмундированіе; они состояли подъ начальствомъ главнаго комисаріата, которому подв'ядомы были и провіантмейстеры, обязанные доставлять продовольствіе войску съ подлежащими имъ служителями. При генералахъ-отъ-инфантеріи и кавалеріи были генералълейтенанты, получавшіе отъ полныхъ генераловъ привазы и раздававшіе ихъ генераль-майорамь, которые, въ свою очередь, раздавали ихъ бригадирамъ, завъдывавшимъ каждый нъсколькими полками. Учреждать лагери, походы, надзирать за фортификацією — было обязанностью генераль-квартирмейстера; "онъ долженъ быть человъкъ разумный и искусный въ географіи и фортификаціи и ум'єть рисовать ландкарты". Онъ находился подъ непосредственнымъ начальствомъ главнокомандующаго. Чиновники его вѣдомства были: генералъ-квартирмейстеръ-лейтенантъ, оберъквартирмейстеры по дивизіямъ, генералъ-штабсъ-фурьеры и вагенмейстерь, надзиравшій за состояніемь дорогь и провозомь войскового багажа. Дивизіи дёлились на бригады; бригады заключали въ себъ нъсколько полковъ; полки пъхотные делились на роты. Пъхотные полки были: фузильеровъ, пикинеровъ и гренадеровъ. Каждан рота заключала въ себъ 144 человъка. Чиновными людьми въ ротв были: капитанъ или начальникъ роты, поручикъ, подпоручикъ, прапорщикъ или фендрихъ, два сержанта, каптенармусъ, подпранорщикъ, 6 капраловъ, ротный писарь и 2 барабанщика, а въ гренадерскихъ ротахъ – одинъ флейтщикъ. Капитанъ — глава роты въ походъ. Для конницы существовали правила о фуражъ. Конные полки дълились на эскадроны. Артиллерія, находясь подъ начальствомъ генераль-фельдцейхмейстера, имъла чины: полковникъ, подполковникъ, оберъ-комисаръ, оберъгаунтманъ (майоръ), штыкъ-гаунтманъ (капитанъ), шанцъ-гаунтманъ, квартирмейстеръ, аудиторъ, фельдцейхвахтеръ, оберъ-фейерверимейстерь, оберь и унтерь-вагенмейстеры, и подъ ихъ въдъніемъ состояли чины, которыхъ обязанности условливались свойствомъ артиллерійской службы 1). Затёмъ слёдовали мастера и

<sup>1)</sup> Оберъ-шорный мастеръ, лекаръ, лекаръ, педарское подмастерье, цейгдинеръ, провіантмейстеръ, фейерверкеръ, брукенмейстеръ, векгберейторъ, фурьеръ, цейгшрейберъ и провіантписаръ.

подмастерья: кузнечные, плотничьи, замочные, веревочные, мясники, хлебники, коновалы, шорники и просто служители. Инженеры, находившіеся при войскі, иміли стань свой при артиллеріи и шли въ походъ вмѣстѣ съ нею. Порядокъ чиновъ въ инженерной службѣ былъ такой: полковникъ, подполковникъ, майоръ, капитанъ, поручикъ, прапорщикъ, квартирмейстеръ, фельдфебель, лекарь, капраль, ефрейторь и рядовые. Къ артиллерійскому штабу принадлежали: подкопщики и петардіеры. Орудія артиллерійскія, употреблявшіяся въ то время, были: пушки, гаубицы, мортиры; снаряды-жельзныя ядра, свинцовыя пули, гранаты, петарды и картечи. Медицинская часть устроена была такъ, что при каждой дивизіи находился докторъ и штабъ-лекарь; при полку-полковой лекарь; въ каждой роть-ротный лекарь или дырюльникъ. При инфантеріи устроены были двѣ аптеки. При высшемъ генералитетъ былъ полевой докторъ, который долженъ быль имъть въ медицинъ особенно хорошія познанія и практику. Всь лекаря должны были лечить безплатно, исключая такихъ больныхъ, которые страдали сифилитическою болъзнью, называвшеюся въ Уставъ французскою. Для рядовыхъ устраивались полевые лазареты подъ начальствомъ инспектора. При 10 больныхъ опредълялся въ услужение одинъ солдатъ и нъсколько женщинъ, мывшихъ на больныхъ бълье. Людьми, завъдывавшими пищею, были: поваръ, хлъбникъ и полевые маркитанты. Военное духовенство состояло подъ въдъніемъ оберъ-полевого пвященника, находившагося при главнокомандующемъ; оберъ-полевой священникъ начальствовалъ надъ полковыми священниками и мирилъ ихъ, если возникали у нихъ ссоры.

Военное судоустройство расположено было такъ: въ числъ лицъ войскового генералитета былъ верховный судъя—генералъ-аудиторъ, онъ же былъ правитель войсковой канцеларіи, — человъкъ, свъдущій въ правахт, изъяснявшій генералитету сомнительные юридическіе вопросы. Онъ же утверждалъ приговоры, завъдывалъ размѣномъ плѣнныхъ и договорами, постановляемыми съ непріятельскими войсками. Его помощникъ назывался генералъаудиторъ-лейтенантъ, и подъ въдѣніемъ его находились оберъаудиторы и полковые аудиторы. Было два военныхъ суда: высшій и низшій; въ высшемъ судѣ присутствовали генералы и бригадиры. Низшій судъ производился надъ оберъ-офицерами и рядовыми, отправлялся обыкновенно въ крѣпости у губернатора или коменданта, а во время компаніи — у полковника, который былъ и предсѣдатель этого суда, присутствуя въ немъ съ лицами, по два числомъ, состоявшими въ чинахъ капитана, поручика, прапор-

щика, сержанта и капрала, но кром' офицеровь, на этомъ судъ присутствовало двое или четверо рядовыхъ. Аудиторъ находился тамъ, какъ толкователь закона и ассесоръ. Подсудимаго, допросивши, высылали изъ суда, потомъ обсуждали его дѣла и рѣшали голосованіемъ. Осужденный на смерть, какого бы ранга подсудимый ни былъ, немедленно сковывался, въ предупрежденіе побъга. Кром' постояннаго обыкновеннаго суда, въ походное время учреждался по мѣрѣ надобности судъ "скорорѣшительный кто таковымъ судомъ будетъ приговоренъ къ смерти, тотъ немедленно предается вѣшанію или разстрѣлянію.

Наказанія, опредёляемыя военнымъ судомъ, носили свойственный въку характеръ суровости; пазначались мучительныя казни, наприм'връ, за чародъйство сожжение; за поругание иконъ прожиганіе языка раскаленнымъ жельзомъ, а потомъ отрубленіе головы. За убійство назначалась обыкновенная смертная казнь, но за убійство отца, матери, малаго дитяти или офицера — колесовали, равно и за церковное воровство. За поруганіе матери назначалось отсёчение сустава или смертная казнь, смотря по винъ. Зажигательство влекло за собою сожжение преступника, если оно не произошло въ непріятельской землъ. За фальшивую монету опредълялось также сожжение. За хульное слово, произнесенное хотя бы и по легкомыслію, въ первый разъ-заключеніе въ оковы, за второй разъ-наказаніе шпицрутенами, а въ третій -разстрівляніе. Битье шпицрутенами отправлялось цёлымъ полкомъ; совершившаго преступленіе въ первый разъ водили 6 разъ черезъ полкъ, во второй — 12, а въ третій, —вмісто битья шпидрутенами, за то же преступленіе рубили уши и нось и ссылали въ каторгу. За злоумышленіе противъ государя — четвертовали; за дерзость противъ генерала, смотря по степени вины, назначалась смерть или телесное наказаніе, а за дерзость противъ меньшаго начальства — шпицрутены. Кто противъ караула обнажалъ оружіе, тотъ подвергался разстрълянію. За лъность и нерадъніе офицеровъ – разжалованіе въ рядовые; тому же взысканію подвергались за всякое искажение начальническаго приказа. Виновные исключались изъ службы за свидетельствомъ всёхъ офицеровъ полка, даннымъ нодъ присягою. Приказанія начальства нельзя было измънить хотя бы явно съ доброю цълые; всякому дозволялось заявить свое мижніе командиру или самому генералу, а все-таки следовало исполнять данное приказаніе. Офицерамъ запрещалось употреблять солдать на свою работу. При всей суровости въ военныхъ законахъ къ своимъ, совершившимъ преступленіе, зам'вчательна относительная гуманность къ непріятелямъ. Съ плѣнеикомъ ни въ какомъ случаѣ нельзя было обходиться какъ съ врагомъ, какъ прежде дѣлалось; запрещалось наносить побои сдавшимся непріятелямъ. При взятіи городовъ штурмомъ, подъ опасеніемъ смертной казни запрещалось грабить церкви, духовныя школы и госпитали. За сдачу русской крѣпости, коменданту ея грозило наказаніе, какъ за измѣну, исключая случаевъ крайняго голода, недостатка аммуниціи или большой потери людей изъ гарнизона. За самовольное сношеніе съ непріятелями четвертовали или даже рвали тѣло клещами, смотря по винѣ. Запрещалось переписываться сыну съ отцомъ, если послѣдній находился у непріятелей. Вообще не дозволялось, подъ опасеніемъ смертной казни, переписываться ни съ кѣмъ о военныхъ дѣлахъ, о состояніи войска или крѣпостей.

Воинская корреспонденція находилась въ зав'єдываніи полевого почтмейстера, въ распоряжении котораго состояли почтовыя лошади; а въ важныхъ и спѣшныхъ дѣлахъ посылались курьеры, для посылокъ назначались ординарцы отъ каждаго полка и батальона, долженствовавшіе находиться въ генеральскихъ квартирахъ или на гауптвахтъ. Войсковая полиція во время похода находилась въ верховномъ завъдываніи гепералъ-гевальдигера. Онъ имълъ право не только брать подъ арестъ, но даже повъсить виновнаго, почему имълъ при себъ полкового священника и палача. Въ каждомъ полку былъ фискалъ; надъ полковыми фискалами начальствоваль оберь-фискаль дивизіи, а надъ ними для цълаго войска, быль генераль-фискаль. Фискалы обязаны были доносить о замъченныхъ ими злоупотребленіяхъ и упущеніяхъ, не отвъчая за справедливость доноса, исключая только, когда доносъ былъ затъянъ со злою цълью Фискалы получали часть вознагражденія изъ штрафныхъ денегъ. Надъ арестантами надзиралъ генералъпрофось; подъ его же въдъніемъ находились въ той же должности полковые профосы. При повышеніи чинами во всемъ войскъ постановлено было вычитать жалованье за мёсяць. Кромё рядовыхъ, въ войскъ дозволено было паходиться волонтерамъ, которымъ предоставлялось учиться и присматриваться къ воинскому делу. Волонтеры изъ иностранцевъ могли получать офицерскіе чины, а природные русскіе лишены были этого права. Офицеровъ, служившихъ въ войскъ и получавшихъ за ранами или за старостью чистую отставку, положено было употреблять въ гарнизоны или по какимъ-нибудь дёламъ въ губерніи. Изъ нихъ назначались также ландраты, выбкраемые всеми дворянами.

Проектированныя еще въ 1717 году коллегіи вступили въ отправленіе своей должности въ 1719 году. Тогда во всемъ го-

сударствъ начались новые административные и юридическіе порядки: судебная часть отнималась у губернаторовъ, и земскіе приказы уже были изъяты изъ въдомства администраціи. Вь провинціяхъ введены были, вм'єсто ландратовъ, воеводы. Они надзирали за отправленіемъ правосудія, но не участвовали въ ръшеніи судебныхъ діль, — ограждали жителей отъ обидъ со сторовы всякаго начальства, солдать и постороннихъ людей, наблюдали, чтобъ не было воровства, подлоговъ, фальшивыхъ денегъ, мъръ и въсовъ, смотрели за дорогами, хватали гулящихъ людей, нищихъ, надзирали, чтобъ помѣщики не утѣсняли крестьянъ, а крестьяне бы оттого не разбъгались. Они доносили въ сенатъ о помъщикахъ, злоупотреблявшихъ своею властью, брали по сенатскому рѣшенію виновныхъ на исправленіе и дѣлали распоряженія о передачь имьній ихъ родственникамь въ управленіе. Въ апрълъ 1720 года учреждены по провинціямъ земскія канцеляріи, подъ управленіемъ земскихъ дьяковъ, состоявшихъ подъ начальствомъ воеводъ. Фискалы надзирали за производствомъ дёль въ земскихъ канцеляріяхъ. Сооръ доходовъ возлагался на земскихъ комисаровъ; они не могли ихъ тратить, а отдавали въ земскую казенную. Земскіе комисары наблюдали за пріемомъ казеннаго хабба и казенныхъ вещей, за всякими казенными продажами, за отпускомъ провіанта на войско, за соблюденіемъ договоровъ по откупамъ, находились при переписи дворовъ, не допускали солдать дёлать насилія надъ жителями и должны были наблюдать, чтобъ жители отдавали дътей своихъ на обучение чтенію и письму. Состоя подъ вѣдѣніемъ губернаторовъ, воеводъ и земскихъ конторъ, земскіе комисары жили въ своихъ убздахъ витстт съ земскими писарями и нтсколькими подчиненными исполнявшими ихъ порученія. имъ комисарами, рамъ и воеводамъ запрещалось поносить ихъ и безчестить ихъ бранью.

Финансовая часть находилась въ рукахъ земскихъ камерировъ и земскихъ рентмейстеровъ или казначеевъ. Земскіе камериры, вмѣстѣ съ губернаторами и воеводами, наблюдали за сборомъ доходовъ въ губерніяхъ и провинціяхъ, соображаясь съ окладными книгами, получаемыми изъ камеръ-коллегіи. Деньги, приходившія въ руки камериру, онъ самъ не смѣлъ тратить, а отсылаль ихъ въ земскую рентерею. Земскій камериръ жилъ при губернаторѣ и, находясь подъ его надзоромъ, завѣдываль земскою конторою, которая раздѣлялась на два отдѣленія: одно—рентерея, другое—казеннал. Самъ камериръ обязанъ былъ посѣщать

ежедневно, кром'в праздниковъ, земскую контору и оставаться тамъ шесть часовъ, подъ опасеніемъ штрафа двухъ рублей въ день. Фискалъ секретно наблюдалъ за исправленіемъ его обязанностей. Казна находилась на сохраненіи у рентмейстера, подчиненнаго губернатору и земскому камериру. Но, въ свою очередь, рентмейстеръ, котя и подчиненъ былъ посл'єднему, могъ однако дёлать ему замічанія. Рентмейстеры, или земскіе казначен, вели счеты по статьямъ и выдавали деньги за ассигновками отъ губернаторовъ, воеводъ и камерировъ. По окончаніи года они всё книги отдавали земскимъ камерирамъ для провірки и для отсылки въ штатсъ-контору и камеръ-коллегію. Въ каждой губерніи должно было учинить переписную книгу землямъ, и копію съ нея отослать въ камеръ-коллегію.

Вотъ въ какомъ видъ представлялись областния учрежденія, поставленныя въ соотвътствіе съ общимъ коллегіальнымъ строемъ государственнаго механизма. Для предупрежденія взяточничества, казнокрадства и всякихъ другихъ злоупотребленій, Петръ держался такой политики, чтобы размѣщать въ областяхъ такихъ правительственныхъ лицъ, которыя бы не только не были связаны между собою родствомъ и дружбою, но находились другъ съ другомъ во враждебныхъ отношеніяхъ. Средство это не всегда могло оказаться удачно избраннымъ, потому что враги силились одинъ другому сдѣлать непріятность и вредили чрезъ то механизму общаго управленія.

Камеръ-коллегія, получая изъ губерній переписныя книги окладныхъ и неокладныхъ податей, разсматривала и утверждала всѣ статьи приходовъ. Она испрашивала у сената дозволенія наложить на то или другое новый налогъ. При раскладєѣ податей, камеръ-коллегія должна была принимать во вниманіе цѣну полевыхъ трудовъ, разныя текущія обстоятельства и "соблюдать равенство между богатыми и бѣдными, чтобъ никто не быль ни отягченъ, ни уволевъ болѣе другихъ. Въ противномъ случаѣ,—замѣчалось въ царскомъ указѣ,—убогіе станутъ разбѣгаться и вопль бѣдныхъ привлечетъ гнѣвъ Божій на государство". Камеръ-коллегія налагала всѣ мелкія земскія и городскія пошлины, но вѣдѣнію ен не подлежали раскладка и взиманіе пошлинъ съ купеческихъ товаровъ, такъ какъ этимъ завѣдывали коммерцъ-коллегія, а также бергъ-и мануфактуръ-коллегія.

Штатсъ-контора состояла изъ президента, двухъ штатсъ-комисаровъ, двухъ секретарей, двухъ камерировъ и одного рентмейстера, или казначея. Штатсъ-контора не имъла права вмъшиваться въ хранимыя казначеемъ наличныя деньги, а только давала ему ассигновки для выдачи кому слѣдовало. Каждый годъ штатсъ-контора составляла государю бюджетъ по статьямъ, и если находила какую-нибудь статью ненужной, то представляла о томъ правительствующему сенату или государю, а о выдачѣ суммы, выходящей изъ предѣловъ утвержденной годовой росписи, предварительно докладывала только самому государю. Она должна была постоянно сноситься съ камеръ-коллегіей, чтобы доходы сообразовались съ расходами. Рентмейстеръ при штатсъ-конторѣ выбирался самимъ государемъ, а въ провинціяхъ ихъ назначала штатсъ-контора, и всѣ они отъ ней зависѣли. Рентмейстеръ, состоящій при штатсъ-конторѣ, завѣдывалъ государственною казною, которая помѣщалась въ крѣпости, въ каменномъ строеніи со сводами. Помогали рентмейстеру: бухгалтеръ и писарь.

Коммерцъ коллегія, состоявшая изъ президента, вице-президента, сов'єтниковъ, ассесоровъ, комисаровъ и канцелярскихъ служителей, в'єдала всю торговлю въ Россіи, торговое мореплаваніе, таможни, судъ въ купеческихъ тяжбахъ, городскія привилегіи и ярмарочныя права, денежные дворы, переведенные въ 1719 году изъ Москвы въ Петербургъ,—смотр'єла за веденіемъ д'єль въ магистратахъ и за полиціей въ городахъ, р'єшала вексельныя д'єла, давала облегченія отъ пошлинъ, надзирала надъ шлюзами, охраняла права торговыхъ иноземцевъ, собирала св'єденія о ц'єнахъ и пошлинахъ и о состояніи торговли за-границею, для прим'єненія къ Россіи.

Юстицъ-коллегія вѣдала окончательно всѣми судными, розыскными, земскими и помѣстными дѣлами и всѣмъ судоустройствомъ въ государствѣ.

Воинская коллегія сообразовалась съ изданнымъ ранѣе воинскимъ уставомъ. Судныя дѣла, по которымъ будетъ слѣдовать смертная казнь, отсылались корпусными генералами въ воинскую коллегію, а коллегія должна представлять ихъ на рѣшеніе государю. Въ то время война съ Швеціей уже подходила къ концу; поэтому воинская коллегія занялась вопросами о содержаніи и размѣщеніи арміи въ государствѣ въ мирное время и объ отношеніяхъ гражданъ и военныхъ людей другъ къ другу. Окончаніе продолжительной войны давало возможность отпустить съ дъйствительной службы часть воиновъ: престарѣлыхъ и раненыхъ велѣно отсылать въ монастыри для содержанія изъ монастырскихъ доходовъ; унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, происходящимъ изъ шляхетства, дозволено за ранами и старостью отправляться на родину и вступать по желанію въ гарнизоны. Въ началѣ 1720 года отпущена была, за исключеніемъ финляндскаго кор-

пуса, до 1 марта 1721 г., треть всёхъ офицеровъ и рядовыхъ, но такъ, чтобъ изъ каждаго полка было въ отпуску драгунъ не болье 50, а солдать не болье 40 человых. Въ началь 1721 г. вводилась по Россіи постойная повинность, не исключая и Малороссіи. Вельно было разставить драгунь и пехотные полки, такъ, чтобъ на опредъленное число жителей приходилось по солдату. Со стороны обывателей, этимъ дѣломъ завѣдывали земскіе комисары, выбираемые помѣщиками на одинъ годъ: со всякой души помъщики должны были давать на содержание солдать извъстныя пропорціи денегь въ два, три или въ четыре срока въ теченіи года, смотря по тому, какъ имъ будетъ удобнёе. Опредёлено, вмёсто размёщенія солдать на квартирахъ у крестьянъ, устроить слободы, такъ, чтобы приходилось по избъ на два человъка солдатъ и на одного урядника. Каждаго полка рота отъ роты должна была пом'єщаться: драгунь въ десятиверстномъ разстояніи, а солдать—въ няти-верстномъ. Въ срединъ помъщенія роты предположено сдёлать офицерамъ дворъ съ избами для жилья имъ и ихъ людямъ. Каждый полкъ отъ полка долженъ быль отстоять: пехотный на 50 версть, а драгунскій на 100 версть. Для полкового штаба надлежало сдёлать дворъ съ восемью избами и сараями для помъщенія телегь и полковыхъ ящиковъ. Но тамъ, гдъ дворяне не пожелали бы выстроить кихъ слободъ, солдатъ следовало ставить у крестьянъ по дворамъ. Въ спорахъ между крестьянами и солдатами судъ долженъ быль производиться пополамь: полковымь комисаромь изь офицеровь и земскимъ комисаромъ изъ мѣстныхъ дворянъ. Земскій комисаръ обязанъ былъ собирать въ своемъ уёзде деньги на войско и отдавать полковому при всёхъ офицерахъ. Приказано было сдёлать росписаніе: на сколько душъ крестьянъ придется содержаніе рядового солдата, и затёмь болье уже никакихъ податей и работь для войска не требовать, развъ въ случаъ непріятельскаго нападенія или внутренняго междоусобія.

Адмиралтейская коллегія должна была установить единство и правильность въ управленіи военнымъ флотомъ и всёми морскими дёлами. До тёхъ поръ высшимъ административнымъ мѣстомъ по этой части была "военная морскихъ дёлъ канцелярія", замѣнившая приказъ адмиралтейскихъ дёлъ, находившійся прежде въ Москвѣ; но всѣ распоряженія, главнымъ образомъ, исходили отъ лица адмирала, которымъ былъ Өедоръ Матвѣезичъ Апраксинъ. Хозяйственною частью завѣдывалъ морской комисаріатъ, подъ управленіемъ оберъ-кригсъ-комисара. Въ составъ адмиралтейской коллегіи входили: адмиралъ, вице-адмиралъ, оберъ-кригсъ-комисаръ и нѣсколько шаубенах-

товъ. Подъ ея начальствомъ были всѣ прежнія морскія канцеляріи и конторы, которыхъ было тринадцать, сообразно разнымъ видамъ морского управленія. Для руководства этой коллегіи составленъ былъ въ 1720 г. морской уставъ съ предисловіемъ, излагавшимъ предыдущую исторію морского дѣла въ Россіи. Текстъ устава заключаль въ себѣ устройство морской службы, корабельную полицію и морское судопроизводство. Уголовные морскіе законы отличались еще большею суровостью, чѣмъ воинскій уставъ, служившій руководствомъ для арміи. Матросы, за легкіе проступки, подвергались битью шпицругенами и кошками, за болѣе тяжелыя преступленія—кнуту, вырѣзанію ноздрей и ссылкѣ въ каторжную работу и смертной казни, которал могла постигать и состоящихъ въ офицерскихъ чинахъ. Кромѣ повѣшенія и отрубленія головы, употреблялись: колесованіе, четвертованіе, прожженіе языка и сожженіе.

Адмиралтейская коллегія вступила въ полную свою дёятельность не рапѣе 1722 года, когда составленъ былъ адмиралтейскій регламенть, гдѣ изложены были правила объ управленів флота, содержаніи портовъ и верфей, указаны подробно обязанности начальствующихъ лицъ и матросовъ и способъ морского дѣлопроизводства.

Горное дёло Петръ соединилъ въ одномъ вёдомствё съ мануфактурнымъ, такъ какъ объ отрасли государственнаго хозяйства были имъ равно особенно любимы, и въ объихъ отрасляхъ необходимо было распространение спеціальныхъ знаній и искусства. Тёмъ и другимъ завъдывала бергъ- и мануфактуръ-коллегія. Всёмъ дозволялось, какъ на собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ, искать металловъ, минераловъ, красокъ и камней. Кто пожелаетъ устроить заводъ, долженъ явиться въ С.-Петербургъ въ бергъ-коллегію, а въ Москвъ и другихъ городахъ къ бергъ-офицерамъ, опредъленнымъ отъ бергъ-коллегіи. Когда, посяв такого заявленія, офицеры, посланные отъ бергъ-коллегія, произведуть развъдку, тогда хозяинъ можетъ просить о дозволени открыть заводъ и получить жалованную грамоту. На разработку руды полагалось мъсто въ 250 саженъ длиною и 250 шириною. Помъщикъ безъ дозволенія не могъ строить заводовъ на собственной землъ. Если же онъ не просиль о разръшени самому устраивать заводъ, то долженъ былъ не препятствовать, когда другіе въ его земляхъ будутъ искать руду и минералы и испросятъ дозволеніе строить заводы; въ такомъ случав учредители обязаны платить владельцу земли одну треть прибыли, получаемой съ каждаго металла или минерала. Владълецъ завода обязанъ былъ продавать золото, серебро, мёдь и селитру въ казну по цёнамъ, установленнымъ бергъ-коллегіей, а желёзо, свинецъ, олово и другіе металлы и минералы могъ продавать свободно, кому хотёлъ. Рабочіе на заводахъ освобождались отъ солдатской и матросской службы и отъ всёхъ денежныхъ поборовъ, налагаемыхъ повально на народонаселеніе. Кто, зная о существованіи гдѣ-нибудь руды, утаивалъ ее передъ казною, тотъ нодвергался тёлесному наказанію и даже, смотря по важности вины, смертной казни.

Указъ о порядкъ производства дълъ въ иностранной коллегіи мы застаемъ только въ 1720 году, отъ 13-го февраля. Въ важныхъ случаяхъ президентъ и вице-президентъ должны были созывать на обсужденіе дълъ всъхъ или нъсколькихъ дъйствительныхъ тайныхъ совътниковъ, изъ которыхъ первенствующее значеніе имъли совътники тайной канцеляріи (Остерманъ и Степановъ). Они должны были сочинять грамоты къ иностраннымъ государямъ, важнъйшіе рескрипты, резолюціи и деклараціи, требующіе великаго секрета, а прочіе, не такъ важные, поручать составлять своимъ секретарямъ, которые значились по экспедиціямъ: на россійскомъ, польскомъ, турецкомъ и другихъ иностранныхъ языкахъ.

28-го февраля 1720 года, составлень быль генеральный регламенть о порядкъ занятій и движеніи дёль во всьхъ коллегіяхъ. Засёданія происходили въ каждой коллегіи по понедёльникамъ, вторникамъ, средамъ и пятницамъ, а по четвергамъ президенты всёхъ коллегій должны были съёзжаться въ сенатскую палату, гдв имъ положено было находиться пять часовъ. По особенно важнымъ дъламъ они обязаны были съвзжаться, не смотря ни на дни, ни на часы. За неприбытие въ должность членъ коллегіи наказывался за каждый просроченный часъ вычетомъ изъ жалованья, следуемаго ему за неделю. Царскій указъ долженъ исполняться немедля, не далбе какъ черезъ недълю, исключая случаевъ, когда необходимыми окажутся справки съ губерніями и провинціями, но и туть было расчитано время и пространство: положено было считать по два дня на 100 версть, и во всякомъ случав болве шести недель не протягивать справки. Дела челобитчиковъ следовало вершить по реестру не долже шести мъсяцевъ, подъ опасеніемъ штрафа 30 ти рублей за день. Дёла казенныя разбирались прежде частныхъ. Вей дила ришались большинствомъ голосовъ, а когда голоса раздълялись по-ровну, то голосъ президента давалъ перевъсъ. Отсутствіе члена, хотя бы самого президента, не останавливало дъла. Коллегіямъ давалось вакаціонное время: среди лъта на четыре недели, зимнія святки, начиная съ праздника Рождества Христова до праздника Богоявленія, первая и последняя недели великаго поста, недёля сырная и недёля пасхальная. Но всё члены не могли отлучаться разомъ. Въ другое время, по мъръ надобности, президенты и вице-президенты получали отпуски болъе чъмъ на восемь дней отъ государя, другіе же служащіе въ коллегіяхъ-отъ президента. Хозяиномъ всего ділопроизводства въ коллегіи быль севретарь или начальникъ канцеляріи, но при ръшени дъль онъ голоса не имълъ. Нотаріусь вель протоколы, актуаріусь зав'єдываль корреспонденціей, регистраторь вель реестры входящихъ и исходящихъ дёлъ, и при коллегіи былъ еще особый переводчикъ. Канцелярскіе служители занимались письмоводствомъ по указанію секретаря. У президента каждой коллегіи была своя особая комната и свой особый секретарь, зависъвшій только отъ президента. Всё коллегіи находились подъ вёдёніемъ сената, безъ его одобренія не могли печатать своихъ приговоровъ и указовъ, а если полагали, что сенатъ требовалъ исполненія чего-нибудь противнаго интересамъ царскаго величества, то должны были учинить письменное представление самому государю. Въ случав смерти или выбытія члена, место его замещалось баллотировкою въ сенатъ. Служащіе въ коллегіяхъ, за преступленія, соділяныя ими, судились въ тіхъ же коллегіяхъ. Каждая воллегія имъла свою собственную печать; въ коллегіи иностранныхъ дёлъ хранилась государственная печать, которою печатались грамоты въ иностраннымъ государямъ и малороссійскимъ гетманамъ. При каждой коллегіи устраивались двѣ прихожихъ камеры для посътителей, но такъ, чтобъ "люди знатнаго характера отъ подлыхъ различены были". Прошеніе слёдовало подавать непременно въ зданіи коллегіи, а не на домахъ у президентовъ. Надъ каждой коллегіей наблюдаль особо назначенный фискаль, сообщавшій свои доносы генеральному фискалу.

Коллегіи и канцеляріи, учрежденныя Петромъ на иностранный образець и даже съ иностранными названіями, оказались до того дикими и чуждыми русскому народу, что онъ долго не могъ понять хитраго и сложнаго механизма ихъ. Челобитчики, нуждавшіеся въ подачѣ просьбъ, становились втупикъ—въ какую коллегію или въ какое мѣсто слѣдовало подавать. Это побудило Петра, 12-го мая 1720 года, опредѣлить "знатную особу", а съ нею секретаря, для пріема челобитныхъ, которыя послѣ принятія надлежало разсылать по коллегіямъ и канцеляріямъ. Вообще коллегіи были плодомъ того взгляда, что все чужое, европейское, лучше русскаго. Первый, навѣявшій Петру мысль о коллегіяхъ,

быль Лейбниць, который выражался, что хорошее управленіе государствомь, подобное божескому управленію вселенной, можеть существовать только при коллегіяхь, которыхь внутреннее строеніе напоминало бы устройство часовь, гдё колеса взаимно приводять въ движеніе одно другое. Петру глубоко запали въ умъ наставленія нёмецкаго мудреца, и, чрезъ многіе годы посліб бесіздь съ нимь, Петръ устроиль коллегіи, приблизительно въ тёхъ основныхъ формахъ, въ какихъ намітиль Лейбницъ. Но вскорів оказалось, что не все удается сразу на практиків, что кажется хорошимь въ предположеніяхъ.

Учредивши коллегіи, государь скоро сталъ выражать недовольство на старинную медленность въ дълахъ. Иногда предписаніе высшаго начальства оставалось и безъ исполненія, и безъ отвъта. Царь повелълъ немедленно отвъчать на другой день послѣ полученія бумаги, и только въ важныхъ дѣлахъ давался недѣльный срокъ для отвѣга. За неисполненіе указа царь угрожаль разореніемь, ссылкою и даже лишеніемь живота. Не смотря на такую угрозу, Петру безпрестанно приводилось слышать жалобы на неисполненіе предписаній. Такъ, напримѣръ, тотчасъ же по своемъ открытіи, камеръ-воллегія и штатсь-контора жаловались, что, послъ неоднократныхъ требованій, изъ губерній не присылаются къ нимъ въдомости окладныхъ и неокладныхъ податей о приходахъ и расходахъ. По этому поводу за понужденіемъ посланы были нарочные. За неисполненіе требованій коллегіи губернаторы обязаны были виновныхъ сковать по ногамъ, а на шеи положить имъ цѣпи и до тѣхъ поръ ихъ не освобождать, пока они не исполнять своей обязанности. Въ 1720 году камеръ-коллегія и штатсъ-контора опять жаловались на неприсылку тыхъ же въдомостей, и сообщали, что въ тъхъ мъстахъ, откуда онъ были присланы, составляли ихъ невърно. Опять посланы были нарочные съ понуждениемъ; ихъ не слушали. Мъстныя власти между собой не ладили; камериры жаловались на воеводъ, что они полагаютъ имъ всякія препятствія, мішаютъ отправленію ихъ обязанностей и не отвѣчають на ихъ требованія. Юстицъ-коллегія замѣчала, что въ подвѣдомственныхъ ей мѣстахъ въ помъстномъ приказъ и расправной палатъ происходять медленность въ веденіи дёль и упущенія. На такія заявленія трехъ коллегій Петръ, 23-го сентября, пригрозилъ губернскимъ и провинціальнымъ властямъ жестокимъ наказаніемъ за неисправность. Но такія угрозы были явленіемъ черезъ-чурь обычнымъ, чтобы имъть большое вліяніе. Отъ губернаторовъ и воеводъ "не только слабое отправление идетъ, но и весьма многое ослушание чинится и якобы ни во что оное вмёняя тщатся только возстановить надлежащій въ коллегіяхъ порядокъ, а фискалы о томъ не доносять .. одинъ судъ другой судъ ни во что вмёняетъ и не только исполнять, но съ яростью поносить хочетъ", — такую картину современнаго порядка изображалъ государь въ своемъ указъ. Все дѣлалось какъ будто въ насмѣшку надъ изданнымъ недавно генеральнымъ регламентомъ, по которому всѣ правительственныя и судебныя мѣста должны были оказывать другъ другу взаимное вспоможеніе. Въ самомъ составѣ коллегіи происходили раздоры. Членамъ юстицъ-коллегіи Петръ долженъ былъ замѣчать, чтобъ они не считались мѣстами и не ссорились изъ за мѣстъ, и припомнилъ имъ, что старые разряды давно уже на вѣки оставлены и до конца искоренены. При злоупотребленіяхъ тогдашнихъ русскихъ судебныхъ и административныхъ мѣстъ, при неразвитости народа, царская воля толковалась чрезвичайно произвольно. Чтобы положить предѣлы беззаконіямъ, въ началѣ 1720 года царь указалъ впередъ посылать не письменные, какъ прежде бывало, а печатные указы и прочитывать ихъ народу въ церквахъ.

29 мая 1719 года быль издань важный сенатскій указь объ устройствь губерній. Теперь всь губерніи раздылянсь на провинціи, провинціи имыли уызды. Вы с.-петербургской губерніи было 12 провинцій: с.-петербургская, выборгская, нарвская, ревельская (которую предположено обратить вы губернію), великолуцкая, новгородская, псковская, тверская, ярославская, углицкая и былоозерская. Московская губернія имыла 9 провинцій: московскую, переяславльско-рязанскую, костромскую, суздальскую, юрьевопольскую, владимірскую, переяславль-залысскую, тульскую и калужскую. Кіевская губернія раздылялась на 4 провинціи: былогородскую, сывскую, орловскую и кіевскую. Азовская—на 5, а именно: воронежскую, елецкую, тамбовскую, шацкую и бахмутскую. Рижская—на 2 провинціи: рижскую и смоленскую. Вы архангелогородской было 4 провинціи: двинская, вологодская, тотемская, устюжская и галицкая. Вы сибирской 3 провинціи: вятская, соликамская и сибирскіе города; всего ихы было 19, начиная оты Тобольска и кончая Якутскомы. Казанская—4 провинціи: казанская, свіяжская, пензенская и уфимская. Нижегородская заключала вы себь 3 провинціи: нижегородскую, самарскую и алатырскую. Астраханская не зпачится раздыленной па провинціи; кы ней относились всь города по нижней Волгь оть Симбирска до Астрахани.

Для отправленія изъ коллегій указовъ и для полученія доне-

сеній изъ губерній и провинцій, съ конца апрѣля 1719 года устроены были почты отъ С.-Петербурга до всѣхъ значительныхъ городовъ, гдѣ были губернаторы или провинціальные воеводы. Дозволено было на этихъ почтахъ ѣздить по собственной надобности и выдавать подорожныя, но за двойные прогоны. За письма по вѣсу положено было брать 1½ деньги за золотникъ. Купеческія письма на эти почты не принимались, потому что для торговыхъ дѣлъ существовала почта отъ иностранной коллегіи. Въ февралѣ 1721 года правила о подорожныхъ распространены были и на Малороссію. Почтовому порядку долго мѣшало то, что офицеры и курьеры, ѣздившіе по казеннымъ дѣламъ, причиняли ямщикамъ насилія, и отъ этого ямщики, поселенные еще въ 1714 году на пути отъ Петербурга до Волхова, въ 1720 году всѣ почти разбѣжались.

Давно уже у Петра была мысль преобразовать русскіе города и поставить ихъ въ новомъ видѣ, по европейскому образцу. Эта мысль нашла себѣ осуществленіе 16 января 1721 г. въ изданіи регламента главнаго магистрата. Еще въ 1720 г. предприняты были предварительныя работы подъ начальствомъ князя Трубецкого. Всѣ русскіе города приводились въ зависимость отъ центральнаго мъста, называемаго главнымъ магистратомъ, гдъ предсёдательствоваль оберъ-президенть съ членами. Главный магистрать обязань быль учредить во всёхъ русскихъ городахъ магистраты, снабдить ихъ добрыми уставами, доброй полиціей и управлять ими. Города раздёлялись на 5 разрядовъ: 1-го разряда - главнъйшіе, въ которыхъ было отъ 2 до 3 тысячъ дворовь; къ такимъ принадлежали между прочимъ: Москва, Петербургъ, Новгородъ, Рига, Ревель, Архангельскъ, Ярославль, Вологда, Нижній-Новгородъ, Казань и Астрахань; 2-го раз-1 до  $1^{1}/_{2}$  тысячи дворовъ; 3-го разряда — внутренніе и приморскіе, имѣвшіе дворовъ отъ 500 до 1,000; 4-го — отъ 250 до 500 дворовъ; 5-го — маленькіе городки и слободы. Велено было губернаторамъ и подначальнымъ имъ лицамъ доставлять подробныя въдомости о состояніи городовъ съ чертежами, по которымъ можно было понять мъстоположение ихъ. Городъ, по понятію законодателя, собственно состояль изъ торговыхъ людей и ремесленниковъ; это были настоящіе граждане, для которыхъ существовалъ магистратъ. Они раздёлялись на двё гильдіи: къ 1-й гильдіи принадлежали: банкиры и знатные купцы, доктора, аптекаря, шкинеры купеческихъ кораблей, мастера волотыхъ и серебряныхъ дёлъ, живописцы, иконники и другіе,

производящіе свое искусство въ большомъ размѣрѣ. Ко 2-й гильдіи принадлежали торговавшіе мелкими и харчевыми припасами и менъе значительные ремесленники. Каждое ремесло или художество должно было имъть свой цехъ, подъ начальствомъ альдермановъ, которые вели книги, гдъ записывались права и правила пеховъ. Люди, такъ-называемые подлые, проживавшіе ваймами и черными работами, не причислялись къ гильдіямъ; не принадлежали въ последнимъ и не зависели отъ магистрата все жительствовавшіе въ город' люди шляхетнаго достоинства и духовнаго сана, не торговавшіе и не занимавшіеся ремесломъ. Укавано было собрать въ городахъ гостей, гостиной сотни людей, гостиныхъ дътей и вообще первостатейныхъ, зажиточныхъ и умныхъ гражданъ, изъ нихъ составить магистратъ, а въ магистратъ выбрать президента, въ другихъ же менъе важныхъ городахъ — бургомистра. Выборъ президентовъ, а въ другихъ городахъ бургомистровъ совершался такъ: главный магистрать посылалъ указъ о выборахъ. Губернаторъ, получивши этотъ указъ, собиралъ гражданъ для производства выбора. Выборъ исполнялся по большинству голосовъ. Губернаторъ посылаль выборы вмёстё съ 3 или 4 искусными людьми въ С.-Петербургъ, въ главный магистрать, для уразумёнія инструкціи. Когда главный магистрать находиль выбранных достойными, то посылаль о нихь указы и по темъ указамъ созывались уже всё граждане: имъ объявлялось, чтобъ они были послушны выбраннымъ властямъ. Затемъ произносилась присяга выборными членами. Въ городахъ первой статьи были: президенть и съ нимъ 4 бургомистра, въ городахъ 2-го разряда — президентъ съ 3 бургомистрами, въ городахъ 3 и 4 разрядовъ — по 2 бургомистра, а въ прочихъ, т.-е. маленькихъ - по одному бургомистру. Ко всякому бургомистру придавалось ратмановъ въ большихъ городахъ по 2 человъка, — въ среднихъ и меньшихъ неопредъленное число по разсмотрънію. Въ случат преступленія, объднічнія или кончины одного кзъ членовъ магистрата, на его мъсто выбирался другой, тъмъ же способомъ. Могли быть выбираемы въ члены магистрата и иностранные купцы, но записавшись въ гражданство того города, гдв ихъ выбирали. Члены магистрата освобождались отъ всякихъ другихъ гражданскихъ службъ. Главный магистратъ былъ судебное мъсто на всю Россію для купцовъ и ремесленныхъ людей, по всякимъ уголовнымъ дъламъ. По его распоряженію въ городахъ, гдъ было по нъсколько бургомистровъ, одинъ изъ нихъ занимался розысками по уголовнымъ деламъ, и имелъ право подписывать решенія по всёмъ деламъ, кроме государ-

ственныхъ; но когда следовала смертная казнь, то исполнение приговора задерживалось до подтвержденія главнымъ магистратомъ. На бургомистровъ въ малыхъ городахъ аппеляціи подавались въ магистраты съ президентами, находившіеся въ тёхъ городахъ, гдъ помъщалось провинціальное начальство. Недовольные этимъ судомъ могли жаловаться въ высшій магистратскій судъ. Въ случав тяжбы гражданина съ негражданиномъ, дело производилось въ надворномъ судъ, но сообща съ президентомъ магистрата; когда же происходило разногласіе между надворнымъ судомъ и президентомъ, то рѣшалъ дѣло главный магистратъ. Обязанностію главнаго магистрата было стараться, чтобы новоучрежденные магистраты вездѣ были содержаны "и въ такую знатность и почтеніе приведены, какъ въ иныхъ государствахъ обыкновенно есть". Главный магистратъ, по образцу чужихъ государствъ, долженъ былъ, по своему усмотрѣнію: заводить большія и малыя ярмарки, въ приморскихъ знатныхъ купеческихъ городахъ устроивать биржи, гдё бы купечество сходилось для своихъ торговыхъ дёлъ, постановленій и векселей, при биржё учреждать присяжныхъ маклеровъ, которыхъ бы записки имѣли силу судныхъ протоколовъ, выбирать въ городахъ квартирмейстеровъ для размѣщенія военнаго постоя. Велѣно было устроить цухтгаузы (смирительные домы) для исправленія непослушныхъ родителямъ детей, расточителей своихъ имфній, лентяевъ, нищихъ, гулявъ; для исправленія же дурного поведенія женщинъ—шпингаузы или прядильные домы; для призрѣнія увѣчныхъ, престарѣлыхъ и сирыхъ—госпитали, а для наученія чтенію, письму и ариеметикъ —школы.

Въ каждомъ большомъ и среднемъ городъ повельно строить ратушу, помѣщавшуюся въ каменномъ домѣ на площади, въ два жилья; верхнее назначалось для магистрата, а нижнее отдавалось подъ лавки. Кромѣ членовъ магистрата, въ немъ долженъ быть секретарь и нѣкоторое число приказныхъ. Каждый годъ всѣ магистраты обязаны были посылать въ главный магистратъ геперальные рапорты, по установленной формѣ, о состояніи своего города. Магистраты не подчинены были губернаторамъ и воеводамъ въ дѣлахъ городского суда и экономіи, и, въ случаѣ несогласія магистрата съ гражданами, судилъ главный магистратъ. Въ преобразованіи городовъ видно то же стремленіе Петра передѣлать по наружному виду Россію на иностравный ладъ. Законодатель сознавалъ, что купеческіе и ремесленные люди въ Россіи "отъ всякихъ обидъ, нападковъ и отягощеній несносны, едва они не разорены, отчего оныхъ весьма умалилось, что

есть не безъ важнаго государственнаго вреда". Онъ думаль для процвётанія въ Россіи промысловь и торговли сдёлать русскій городь подобіємь нёмецкаго, пересадивь въ него нёкоторые нёмецкіе признаки устройства съ чуждыми русскому уху названіями, которыя неудобно складывались въ русской рёчи. Впрочемь, царь сознаваль, что невозможно всего сдёлать сразу, и потому предоставиль главному магистрату подавать въ коллегіи свои предложенія о перемёнахь уставовь, касающихся торговли и мануфактуры. Оберь-президенть главнаго магистрата присутствоваль въ коллежскихъ совёщаніяхъ по этимъ предметамъ и могь дёлать предложенія камеръ-коллегіи, завёдывавшей поборами и налогами, если находиль какія-нибудь мёры обременительными для гражданъ.

Чрезъ нѣсколько дней послѣ изданія магистратскаго регламента, 25 января того же года явилось другое, еще более важное преобразовательное законоположение - регламенть духовной коллегіи. Послъ основанія коллегій, обнимавшихъ различныя отрасли общественнаго строя, оставалось только ввести коллегіальный порядокъ и въ церкви. Въ предисловіи къ духовному регламенту выражена мысль о логическомъ переходъ идеи коллегіальности отъ мірской области въ церковную. "Хотя, - говорится въ немъ, — власть монарховъ самодержавна, но ради лучшаго взысканія истины и чтобъ не клеветали непокорные люди, что монархъ имъетъ своихъ совътниковъ, тъмъ болъе это необходимо въ церковномъ правленіи, гдѣ правительство не монаршеское есть и правителемъ заповъдуется да не господствують клиру". Коллегіальный порядокъ признавался самымъ удобнымъ и пристойнымъ для церкви, и потому-то учреждалась для всёхъ церковныхъ дёль духовная коллегія. Подъ духовными дёлами разумёлись два рода дёль: однё касались вообще всёхъ принадлежащихъ къ церкви лицъ, какъ духовнаго, такъ и мірского чина, отъ мала до велика; ко второму разряду причислялись собственно дъла, касавшіяся лицъ духовнаго званія. Сообразно духу Петра, духовный регламентъ начинаетъ съ преслъдованія того, что, по невъжеству, боготворила старина, не допуская никакой здравой критики. Въ благочестивой письменности русскаго народа уже черезъ-чуръ много накопилось исторій и житій святыхъ, изъ которыхъ многія явно были вымышленными; о нихъ сдёлаль замъчаніе регламенть, указавши для примъра только на подлож-ность одного житія, именно житія Евфросина Псковскаго съ его сугубою аллилуіею, послужившею старообрядству однимъ изъ нагляднъйшихъ пунктовъ отпаденія отъ церкви. Разомъ съ жи-

тіями регламенть зацвииль аканисты и разныя молитвословія, распространявшіяся изъ Малороссіи. Регламенть причисляль къ нимъ и тъ, которыя, не заключая ничего противнаго церковной истинъ, все-таки могли быть необязательны для всъхъ, и не должны были читаться въ церкви, "дабы по времени не вошли въ законъ и совъсти человъческой не отягощали". Предполагалось искоренять разныя суевърія, вошедшія въ народъ, напримъръ: не дълать дъла по пятницамъ, чтобъ пятница не разгнъвалась; поститься 12 нятницъ, надёясь отъ того разныхъ духовныхъ и телесныхъ пріобретеній; признавать богослуженіе некоторыхъ дней въ году святке прочихъ, напр., объдню Благовъщенія, утреню Пасхи и вечерню Пятидесятницы; - върованія, что будто погребенный въ Кіевопечерской обители будеть спасенъ, хотя бы умеръ безъ покаянія. В ра въ чудотворныя иконы вела къ тому, что архіереи, желая оказать помощь убогимъ церквамъ, повельвали подъискивать явленныя иконы въ пустыняхъ или при источникахъ, возводили ихъ въ чудотворныя, и такимъ образомъ распространялись въ народъ суевърія, выгодныя для духовенства. Регламенть вооружился противь этихъ злоупотребленій, какъ и противъ некоторыхъ народныхъ обрядовъ, которымъ потакали духовныя особы вопреки правиламъ церкви. Напримёръ, дошелъ до составителей регламента слухъ, что въ Малороссіи водили съ распущенными волосами женщину, называя ее пятницею, а духовенство нозволяло такія церемоніи въ церковномъ ході и раздачу этой пятницъ даровъ отъ народа передъ церковью. Въ другомъ же мъсть попы, потакая народнымъ суевъріямъ, молебствовали передъ дубомъ и раздавали на благословение присутствующимъ вътви отъ дуба. Замъчалось въ совершении цервовнаго богослуженія уклоненіе отъ благочинія: напримірь, отправлялись разомъ въ одно время два и три молебна различными пѣвцами и чтецами. Все это были замъчанія такого же рода, какія дёлались еще при цар'я Иван'я, передъ написаніемъ Стоглава, но затемъ следовали указанія, свойственныя времени большаго образованія: "всеконечная нужда им'єть нікоторыя краткія и простымъ человъкамъ вразумительныя и ясныя книжицы, въ которыхъ заключится все, что къ народному наставленію довольно есть, и тыя книжицы прочитать по частямь въ недёльные и праздничные дни въ церкви предъ народомъ". Законодатели сознавали, что такихъ благочестивыхъ книгъ существуетъ довольно, но опъ написаны или переведены съ греческаго на славянскій не просторічно "и съ трудностью разумівются отъ человъкъ и обученныхъ, а простымъ невъжамъ отнюдь непостиваемо". Предположено было сочинить три небольшихъ книжицы: первая о догматахъ въры и божьихъ заповъдяхъ, вторая о собственныхъ каждаго чина должностяхъ; объ эти книжицы должны доводы свои почерпнуть изъ самаго священнаго писанія кратко и всемъ понятно; третья книжица должна была заключать въ себъ собранныя отъ разныхъ святыхъ учителей правоучительныя проповеди. Все три книжицы, которыя удобно будеть переплести въ одну, должны быть читаны въ церквахъ въ теченіе трехъ мѣсяцевь разъ, такъ что народъ будеть имъть возможность услышать ихъ четыре раза въ годъ. Архіерем поставлялись по указанію царя изъ двухъ представленныхъ на его утвержденіе выбранныхъ лицъ. На случай болъзни или временнаго своего удаленія изъ епархіи, епископъ долженъ былъ им'єть въ виду заран'єе, для заступленія своего м'єста, надежнаго архимандрита или игумена. Для наблюденія за своей епархіей, епископъ долженъ былъ установить законщиковъ, иначе благочинныхъ, т.-е. духовныхъ фискаловъ, которые бы доводили до его свъденія обо всемъ, что будеть требовать исправленія. Въ своемъ дом'в или въ другомъ, по своему усмотренію, епископъ долженъ содержать школу для первоначальнаго обученія священническихъ дітей. Здівсь онъ будеть въ состояніи видёть, кто по способностямъ можеть со временемъ быть произведенъ въ священники, и кто долженъ быть заранъе отпущенъ изъ школы, съ отнятіемъ надежды на полученіе священства когда бы то ни было. На содержаніе такой школы постановлено брать отъ знатнъйшихъ монастырей и церковныхъ земель извъстную долю хлъба. Епископъ не долженъ держать у себя лишней прислуги, строить для своей прихоти лишнія зданія, заказывать лишнее облаченіе и домашнее платье ради роскопи. У архіерея при трапез'в должны читаться церковныя законоположенія. Хотя у него въ рукахъ дёло великое, но въ священномъ писаніи не опреділено ему никакой чести, и регламентъ не дозволялъ ради почета водить его подъ руки и кланяться ему въ ноги. Не долженъ онъ злоупотреблять своимъ правомъ отлученія отъ церкви, но слідуєть ему употреблять прежде легкія міры наставленія, для приведенія грішниковъ въ покаяніе, а потомъ уже, когда такія средства не будуть дійствовать, отлучать ихъ временно отъ святого причащенія; предавать анавемъ можно было только явно нераскаявающихся грёшниковъ, либо такихъ, которые станутъ открыто хулить имя Божіе, священное писаніе или церковь, но и то приступать къ анаоемѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія духовной коллегіи. Самая анаоема могла налагаться только на одно согръщившее лицо, а не распространяться

на его семейных безь их сознательнаго участія въ винѣ. Епископть должень быль объфажать свою епархію всего удобибе въ татнее время, но, прібажая въ убогія мѣста жвтельства, онъ, чтобы не затруднить священнослужителей и обывателей, могъ устраивать себѣ временное пребываніе на полѣ. По прібадѣ въ городъ или село, еписконъ долженъ служить литургію и соборное молебствіе, а потомъ говорать слово, обращенное къ духовенству и народу. Затымъ еписконъ долженъ былъ наводать справки объ образѣ жизни и поведеніи духовенства и творить надлежащую по этому поводу управу; не покончивши всей управы въ мѣстѣ, куда пріфхаль, опъ не долженъ былъ ни самъ звать въ себъ гостей, ни идти къ комунюбудь по приглашенію въ гости. Между прочимъ, епископу вмѣнялось въ обязанность особенно наводить справки: нѣтъ ли каких сусвърій, не шатаются ли безпутно монахи, не вымются ли каких сусвърій, не шатаются ли безпутно монахи, не вымются ли каких сусвърій, не шатаются ли безпутно монахи, питья и лишнаго конскаго корма, "ибо слуги архіерейскіе", гласить регламентъ, обыче бывають лакомые и гдѣ видять власть святаго владыки, тамъ съ великою гордостью и безстудіемъ, какъ татары, на пожищеніе устремляются". На судъ епископскій предоставлялось подавать аппеляцію въ заховную коллегію.

По предмету ученія и заведенія школь, регламенть распространяется сначаза о вредѣ отъ невѣжества, потомъ о вредѣ отъ жеученія, паконецъ вибыветь въ обязанность духовному начальству допускать въ званіе учителей не иначе, какъ по экзамену, и выбирать хорошія руководства къ преподаванію по келкимъ предметамъ. При школахъ надлежало быть открытой во всѣ дни и часи библютекѣ, какую полагалось возможнымъ въ то время кунить за двѣ тисячи рублей. Предполагалось завести академіи и при нихъ семвяріумы; постѣдними назывались собственно помѣщенія для жилья ученвковъ. Преподавались: 1) грамматика, разочь съ географіею и исторіей; 2) арнеметика и геометрія; 3) логика; 4) риторика и стихотворное ученіе; 5) физика съ краткою метафикой; 6) политика Пуффенторфова; 7) богословіе. Всѣхъ лѣть

ники должны были присылать детей въ академію. Для заведенія академій следовало выбирать мёста не въ средине города, а въ сторонъ. Семинаріумъ предполагалось устроить на подобіе монастыря, гдв бы жилье, одвяніе и содержаніе давалось извістному числу воспитанниковъ отъ 50 до 70 и более. Принимать въ семинаріумъ можно было дітей отъ 10 до 15-літняго возраста и помъщать по восьми и по девяти особъ въ одномъ покоъ, подъ присмотромъ префекта или надсмотрщика, имъвшаго право наказывать малыхъ розгами, среднихъ и большихъ-выговоромъ. Ректоръ могъ всякаго наказывать по своему разсужденію, но удалять вовсе изъ заведенія — только съ вѣдома духовной коллегіи. Семинаристы въ теченіи дня должны были все дёлать по звонку, "какъ солдаты по барабанному бою". По поступленіи въ семинаріумъ первые три года позволялось ученикамъ ходить въ гости къ родителямъ или роднымъ, не болъе какъ на 7 дней и подъ наблюденіемъ инспектора, который долженъ быть при семинаристъ вездъ. Родственниковъ и гостей, посъщающихъ семинаріумы, можно было принимать съ ведома ректора въ трапезе или въ саду, а въ присутствіи ректора дозволялось угощать гостей кушаньемъ и питьемъ. Каждый день давалось семинаристамъ часа на прогулки и развлечение; однажды или дважды въ мъсяцъ они отправлялись на острова, поля и вообще веселыя мъста. Въ трапезъ происходило чтеніе изъ военной и церковной исторіи; въ началъ каждаго мъсяца, въ продолжении двухъ-трехъ дней, читались повъствованія о мужахъ, прославившихся наукою, о церковныхъ великихъ учителяхъ, о древнихъ и новъйшихъ философахъ, астрономахъ, риторахъ, историкахъ и проч. Въ большіе праздники допускалась въ трапезъ при столъ музыка, а по два раза въ годъ или болъе, можно было устраивать "въкія акцін, диспуты, комедіи и риторскія экзерциціи". Убогимъ семинарастамъ предоставлялись пропитаніе и одежда отъ щедротъ царскаго величества; дети богатыхъ отцовъ должны были платить за свое содержаніе по установленной одинъ разъ цінь. Но предполагалось за предълами семинаріума построить еще жилья и отдавать въ наемъ студентамъ.

Пропов'вдникомъ могъ быть только учившійся въ академіи и подвергнутый освид'в тельствованію духовной коллегіи. Пропов'вдникъ долженъ уб'єждать своихъ слушателей доводами изъ священнаго писанія: твердить имъ о покаяніи и исправленіи житья, наипаче о почитаніи высочайшей власти. Говоря о гр'єхахъ, онъ не долженъ былъ д'єлать намековъ на лица, и если бы о комъ-нибудь пронесся недобрый слухъ, пропов'єдникъ не дол-

жень быль въ присутствіи такого лица говорить слова о такомъ грёхё, въ какомъ это лицо обвиняли. Регламенть замёчаеть, что проповёдникъ не долженъ, какъ нёкоторые дёлають, подымать брови, двигать плечами, "отчего можно познать, что они сами себё удивляются", покачиваться на сторону, руками вскидывать, въ бока упираться, подскакивать, смёяться и рыдать,—не долженъ въ проповёдяхъ своихъ порицать міръ въ такомъ смыслё, что мірской человёкъ спастись не можетъ, какъ нёкоторые монахи наговаривають: оставить жену, дётей, родителей и ненавидёть ихъ, понеже рёче заповёдь: не любите міра, ни яже суть въ мірё.

Всявій христіанинь обязань слушать отъ своихъ пастырей православное ученіе и хотя бы единожды въ годъ причащаться святыхъ тайнъ. Удаленіе отъ причащенія обличаетъ принадлежность къ расколу: "нёсть лучшаго знаменія, почему познать раскольщика". И потому приходскіе священники каждогодно должны доносить епископамъ о тёхъ, кто у нихъ въ приходё не причащался годь, два или никогда. Епископы должны розыскивать о потворщикахъ расколу, сообщать о нихъ въ духовную коллегію, которая будетъ налагать анавему на виновныхъ. Никого изъ раскольниковъ не слъдуетъ допускать къ должностямъ, не только къ духовнымъ, но и гражданскимъ. Если на кого-нибудь будеть подозрѣніе въ склонности къ расколу, тотъ обязань дать присягу съ подпискою въ непринадлежности къ расколу. Духовной коллегіи, названной святьйшимь синодомь, ввърень быльнадзоръ и судъ надъ раскольниками, но въ то же время государь счель нужнымъ предохранить раскольниковъ отъ такихъ притъсненій, которыя естественно могли возникнуть при расширеніи фанатизма духовныхъ. Осенью 1721 г. синодъ жаловался, что лицамъ, посылаемымъ отъ духовенства для поимки раскольничьихъ учителей, не оказывается безпрекословнаго послушанія, требують у нихъ указовъ отъ свътскаго начальства. Государь даль такое ръшение: духовные не должны затъвать никакой напраслины, и потому духовный приставникъ, задержавши по обвиненію въ раскол'я какое-нибудь лицо, долженъ приводить его къ свътскому начальству; последнее можетъ отдать его снова духовному приставнику, но въ то же время написать о немъ въ синодъ или сенатъ, и дёло окончательно рёшится уже въ синодѣ, при двухъ членахъ сената.

По духовному регламенту воспрещалось кому бы то ни было, кром'в царской фамиліи, устраивать церкви и держать крестовых поновъ. "Вс'в господа могли ходить въ приходскія церкви и не-

чего имъ стыдиться считать своею братіею такихъ же христіанъ, какъ они сами, хотя бы то были и ихъ подданные". Запрещалось понуждать священниковъ идти въ дома для крещенія младенцевъ, исключая сильной болъзни младенцевъ или какой-нибудь крайней нужды ихъ родителей. Вѣнчаніе должно происходить въ томъ приходъ, гдъ жительствуетъ либо женихъ, либо невъста, а не въ чужомъ и въ особенности не въ чужой епархіи. Въ случат какого-нибудь сомптнія на счеть правильности предполагаемаго брака, священники должны испрашивать разрешение у епископа. Ставимый въ приходскіе священники долженъ представлять одобрительное свидётельство отъ прихожанъ или отъ владъльцевъ вотчины, а последніе должны при этомъ обозначать, какая дается священнику руга или земля; священникъ же передъ своимъ поставленіемъ въ санъ, даетъ подписку, что будеть доволенъ тою ругою или землею и не отойдеть до своей смерти отъ церкви, куда посвящается. Отлученнаго священника никому не слъдуеть принимать въ духовники и считать его въ священномъ чинъ.

Духовная коллегія должна была состоять изъ правительствующихъ лицъ, числомъ не менѣе двѣнадцати, изъ которыхъ трое должны носить архіерейскій санъ, а прочіе могутъ быть архимандриты, игумены и протопопы, но съ тѣмъ, чтобы не были подручны никому изъ архіереевъ, находящихся въ томъ же собраніи. Духовная коллегія предварительно цензировала представляемыя къ печати богословскія сочиненія, производила дознаніе о явленіи нетлѣнныхъ мощей, о разныхъ слухахъ, видѣніяхъ и чудесахъ, творила судъ надъ изобрѣтателями раскола или новыхъ ученій, разрѣшала недоумѣнія, вопросы совѣсти, разсматривала дѣла о неправильномъ завладѣніи церковными имуществами, о насиліяхъ, творимыхъ сильными мірскими господами духовенству, и разомъ съ юстицъ-коллегіей разрѣшала сомнительные пункты относительно завѣщаній.

Отвращеніе царя Петра къ нищенству высказалось и въ духовномъ регламенть. Духовная коллегія должна была сочинить
наставленіе о томъ, какъ подавать милостыню. "Многіе бездъльники", говорится въ регламенть, "при совершенномъ здравіи, за
льностью, пускаются на прошеніе милостыни и по міру ходять
безстудно, иные съ притворнымъ стенаніемъ передъ народомъ
поють и простыхъ невъждъ еще вящше обезумливають, пріемля
за то вознагражденіе себь... по дорогамъ, гдь угодно видять,
разбивають, зажигатели суть, на шпіонство отъ бунтовщиковъ и
измѣнниковъ подряжаются, клевещуть на властей высокихъ и
самую власть верховную обносять... и что еще мѣру превосхо-

дить безсовъстіе и безчеловъчье оныхъ, младенцамъ своимъ очи ослъпляютъ, руки скорчиваютъ и иные члены развращаютъ, чтобъ были прямые нищіе и милосердія достойны"... Вмѣнялось духовной коллегіи изыскать способы отвратить духовенство отъ алчности и безстыднаго нахальства, съ какимъ оно обирало прихожанъ за разныя требы и молитвословія. Надлежало устроить такъ, чтобы священники, имѣя довольныя средства, не вымогали ничего за вѣнчаніе, крещеніе, погребеніе и прочее, хотя не возбранялось священникамъ, какъ вообще всякимъ другимъ, принимать добровольное подаяніе. Духовные судились въ синодъ, а если духовное лицо совершало уголовное преступленіе, то его сперва лишали сана и потомъ уже предавали мірскому суду; въ дѣлахъ же гражданскихъ духовные вѣдались въ коллегіяхъ, наравнъ со всякими другими россійскими подданными. Указомъ 14-го февраля 1721 года монастырскій приказъ уничтожался, и всѣ патріаршія и архіерейскія имѣнія повельно вѣдать синоду.

Медицинская часть въ Россіи была издавна оставлена совер-

шенно безъ вниманія. При Петрѣ полагался зачатокъ нѣкото-раго правильнаго устройства ея. Къ этому побуждали царя моровыя повътрія, которыя, какъ извъстно, съ древнихъ временъ опустошали русскіе края и посъщали ихъ при Петръ. Въ 1718 году показалась моровая язва въ старо-оскольской и бѣлгородской провинціяхъ; Петръ, указомъ 24-го октября этого года, велёль отправить туда свёдущихъ и надежныхъ врачей, для задержанія ёдущихъ съ тёхъ сторонъ, гдё была моровая язва. Въ 1720 году последоваль указъ о повсеместномъ введени такихъ охранительныхъ меръ. Губернаторъ, получивъ известие о моровомъ поветрии, тотчасъ долженъ былъ устроить въ пристойныхъ местахъ заставы, где бы поддерживались постоянно огни, всёхъ едущихъ изъ зараженныхъ местъ разспрашивать и по надобности задерживать на шесть недвль, не дозволяя ни съ къмъ сообщаться. Письма, шедшія чрезъ такую заставу, переписывались въ двухъ спискахъ: — оригиналъ оставался на заставѣ, а конія отправлялась по назначенію. Если зараза прорывалась куданибудь, зараженное мъсто запиралось и укръплялось караулами, которые не выпускали никого изъ жилого мъста и не пускали внутрь его. Домы, гдъ были больные заразительною бользнію, сожигались, а обитатели выводились съ домашнимъ скотомъ и рухлядью. Для большей острастки жителямъ, велёно ставить висёлицы, назначенныя для тёхъ, которые бы стали тайкомъ прокрадываться мимо заставы.

14-го августа 1721 года было учреждено центральное мъ-

сто, управлявшее всею медицинскою частью: то была медицинская контора, отданная подъ управленіе доктора Блюментроста: ей подвёдомы были всё врачи и аптекаря, съ ихъ аптеками во всей Россіи. Но д'ёло медицинское не могло удачно идти при Петръ, когда до него не было въ Россіи ни одного учебнаго заведенія для приготовленія врачей; всѣ врачи въ этой странѣ издавна были только иностранцы и не всегда искусные, такъ какъ ихъ оценивать было некому въ Россіи. Царь, во всехъ своихъ преобразованіяхъ показывавшій желаніе, чтобъ у него въ государствъ было то, что онъ видъль за границею, побывавши нъсколько разъ на минеральныхъ водахъ въ Германіи, хотель, чтобь и въ Россіи были минеральныя воды. Нашлись такія воды — олонецкія. Петръ оказаль къ нимъ большое довъріе, но русская публика, отъ своихъ предковъ усвоившая недоверіе къ медицинскимъ средствамъ, не относилась къ этимъ водамъ такъ, какъ царь, и тогда Петръ издалъ грозный указъ, запрещавшій порочить воды.

Перестроивалось государственное управленіе и суды; Петръ видълъ необходимость составить новое уложение законовъ. Въ его царствованіе такъ много было введено новаго, что дійствовавшее еще уложеніе Алексія Михайловича не обнимало всіхъ сторонъ народной жизни, и не давало отвётовъ на возникавшіе юридические вопросы. Петръ, нигдъ почти не бывшій самостоятельнымъ творцомъ, но вездъ переносившій чужое на русскую почву, и въ этомъ важномъ дёлё остался веренъ себе. Онъ приняль за образець, для составленія новаго русскаго уложенія, готовое шведское, и указомъ 8-го августа 1720 года приказалъ учредить комисію, въ которой главнымъ образомъ заправляли дълами иноземцы, сидъвшіе въ коллегіяхъ: Ниродт, фонъ-Бреверъ и Вольфъ 1). Кромъ шведскаго уложенія, они должны были руководствоваться правами лифляндскими и эстляндскими. Это предначертание осталось неприведеннымъ въ исполнение, какъ и многое въ числъ плановъ и намъреній государя.

<sup>1,</sup> Къ нимъ приданы русскіе судьи: Клокаченъ и Короваевъ, оберъ-комисаръ Зыбинъ, совътникъ ревизіонъ-коллегія Наумовъ, ландрихтеръ петербургской губерпской канцеляріи Мануковъ и еще нъсколько секретарей, подъячихъ и переводчиковъ.

## V.

## Политическія событія отъ Прутскаго до Ништадтскаго мира.

По окончаніи военныхъ дійствій противь турокъ, театръ Сіверной войны некоторое время сосредоточивался въ Помераніи и Финляндіи. Русскій царь действоваль со своими переоначальными союзниками, датскимъ и польскимъ королями, а король прусскій колебался между двумя враждебными сторонами, впрочемъ, стараясь показывать наиболье дружеское расположение къ царю. Шведское войско въ Помераніи и вообще на южномъ побережьи Балтійскаго моря состояло подъ главной командой генерала Штейнбока. Самъ царь лично предводительствовалъ противъ него своимъ войскомъ, 12 февраля 1713 года напалъ на шведовъ при Фредерикштадтв, нанесь имъ поражение и взяль этоть городъ. Штейнбокъ двинулся въ Голштивію, которая находилась во владъніи несовершеннольтняго Карла Фридриха, сына герцога, убитаго въ Клисовской битвѣ въ 1702 году. Этотъ молодой герцогь состояль подъ опекой своего дяди, любекскаго епископа, который носиль титуль администратора голштинского герцогства. Штейнбокъ заключилъ съ этимъ администраторомъ договоръ, которымъ администраторъ давалъ право шведскому войску укрыться въ замкъ Тонингенъ, а Штейнбокъ отъ имени своего короля обязывался вознаградить герцога за всякія потери, которыя причиниль бы Голштиніи датскій король, когда бы последній открыль военныя действія.

Посль отхода Штейнбока къ Тонингену, Петръ поручилъ вести войну датскому королю, давъ ему въ помощь русскій отрядъ подъ командою Меншикова, а самъ намъревался воевать противъ шведовъ въ Финляндіи. Возвращаясь въ Россію, Петръ завхалъ сначала къ ганноверскому курфюрсту, потомъ къ молодому прусскому королю, только-что вступившему на престолъ послъ смерти своего отца. Петру не удалось втянуть въ Съверную войну прусскаго короля; послъдній слъдовалъ политикъ своего родителя, увърялъ Петра въ дружбъ къ нему, но не хотълъ явно становиться во вражду со Швеціей и наблюдалъ, чтобы обстоятельства доставили ему случай извлечь пользу изъ этой войны, безъ большихъ усилій съ его стороны. Вернувшись въ Петербургъ, царь лътомъ 1713 года, съ 12,000 войска, поплылъ къ берегамъ Финляндіи, присталъ къ Гельсингфорсу, прогналъ оттуда шведскаго генерала Любекера и поручилъ, вмъсто себя, вице-адмиралу Апраксину продолжать войну въ Финляндіи.

Въ концъ августа русскіе овладъли столицею Финляндіи Або, покинутою и шведскимъ войскомъ и жителями; а въ октябръ того же года Апраксинъ и генералъ Голицынъ разбили шведскаго генерала Армфельда близъ Таммерфорса, и вся почти Финляндія до самой Каяніи очутилась въ рукахъ русскихъ.

ляндія до самой Каяній очутилась въ рукахъ русскихъ.

Между тъмъ, князь Меншиковъ, оставленный Петромъ на южномъ побережьи Балтійскаго моря съ русскимъ войскомъ въ номощь датекому королю, сошелся съ голштинскимъ министромъ Герцомъ, которому суждено было играть важную роль въ дипломаціи по вопросу объ окончаніи Сѣверной войны. Герцъ представилъ Меншикову проектъ о тѣсномъ союзѣ голштейнъготторискаго дома съ Россіею. Этотъ союзъ, по его предположенію, должень быль утвердиться бракомъ молодого герцога съ царевною Анною, дочерью царя Петра. Вмѣстѣ съ тѣмъ Герцъ подаль планъ склонить шведскихъ комендантовъ, начальствовавшихъ надъ городами Помераніи, отдать ихъ въ секвестръ прусскому королю и голштинскому администратору. Последній планъ понравился Петру, потому что даваль ему надежду втянуть прус-скаго короля въ войну противъ Швеціи, чего давно уже хотълось русскому царю. Штейнбокъ сдался союзникамъ военнопленнымъ въ Тонингенъ, а Меншиковъ взялъ контрибуціи съ Гамбурга и Любека за то, что эти города не прерывали во время войны сношеній со шведами; потомъ принялся осаждать Штетинъ, гдѣ шведскимъ комендантомъ былъ генералъ Мейерфельдъ. Прусскій король охотно готовъ былъ овладѣть Штетиномъ подъ видомъ отдачи ему этого города въ секвестръ, по мысли, брошенной Герцомъ, но помогать явно Меншикову своею артиллеріею онъ не ръшался. 19-го сентября 1713 года, Мейерфельдъ сдалъ Штетинъ, а Меншиковъ передалъ этоть городъ, вмѣстѣ съ другими доставшимися городами, въ секвестръ прусскому королю и голштинскому администратору, какъ условлено было съ Герцомъ. Датскій король быль очень недоволень этимь, главное за то, что взятые у шведовъ города отдавались подъ секвестръ не одному прусскому королю, а еще и голштинскому администратору; датскій же король считалъ голштинскій дворъ, по его родственной близости съ шведскимъ королемъ, на шведской сторонъ. Но, если русскій царь расчитываль на отдачу въ секвестръ померанскихъ городовъ Пруссіи, въ видахъ затянуть Пруссію въ войну противъ шведовъ, то явные и тайные враги Россіи расчитывали на то же обстоятельство, чтобъ искусить прусскаго короля возможностью, помимо Россіи, пріобръсти Померанію себъ въ въчное владьніе и надыялись вооружить его противъ Петра. Франція прямо подущала прус-

скаго короля противъ русскаго царя; Англія собственно имъла въ виду то же, но дъйствовала по наружности миролюбивъе, предлагая посредничество для прекращенія Сіверной войны. Герцъ между твмъ, черезъ посредство другого голштинскаго министра Бассевича, старался расположить царя Петра въ своимъ видамъ и предлагаль, кромъ брака молодого герцога съ царскою дочерью, еще доставить этому герцогу шведскую корону, по смерти Карла XII, а чтобы расположить царя къ этой мысли, соглашался • на важныя уступки Россіи отъ Швеціи. Ближайшая цёль Герца была поскорве разсорить Петра съ датскимъ королемъ, съ которымъ, какъ онъ замѣчалъ, уже не ладилось у русскаго царя; но это намърение никакъ не удавалось на первыхъ порахъ голштинскому дипломату. Царь дъйствительно быль очень недоволень датскимь королемь за медленныя действія въ войню, но не хотвль сь нимъ решительно ссориться, а грозиль издалека Даніи для того только, чтобъ заставить ее помогать ему жив в противъ шведовъ, и потому предлагалъ датскому королю депьги и провіанть на войско, если онь поторопится двинуть свой флоть противь шведовъ. Датскій король не двигался весь 1714 годъ, а прусскій думалъ только забирать подъ свою власть шведскіе города безъ войны. Такое желаніе заявляль и курфюрсть ганноверскій, ставши по смерти королевы Анны англійскимъ королемъ; онъ возъимѣлъ притязаніе присвоить себ' Бремень и Вердень. Такимь образомъ много было охотниковъ ловить въ мутной водъ рыбу и дъ лать пріобрѣтенія на счеть Швеціи, но вести войну со Швеціей приходилось одному Петру. И Петръ велъ ее всю весну и лъто 1714 года. Генераль князь Голицынъ снова разбилъ Армфельда, затёмъ выборгскій губернаторь, полковникъ Шуваловь вь іюнъ покориль крыпость Нишлоть. Но самымь блестящимь деломъ русскихъ была морская победа при Нангуде, одержанная подъ начальствомъ самого Петра: тамъ шведы потеряли 936 человъкъ убитыми, 577 плънными; шведскіе корабли со 116 пушекъ были взяты и привезены въ Ревель. Вследъ за этой победой царь, съ 16 т. войска, присталъ къ Аландскимъ островамъ и овладёль тамошними укрёпленіями и портомь; оттуда недалеко уже было до Стокгольма; въ шведской столицъ распространился все-• общій страхъ: адмиралъ Ватрангъ готовился защищать входъ въ стокгольмскій портъ. Наступившая осень не дозволила Петру отважиться сдёлать на шведскую столицу нападеніе. Русскій царь возвратился въ Петербургъ, устроилъ себъ торжественный въъздъ, принималь отъ своихъ сенаторовъ и иностранныхъ министровъ поздравленія съ поб'єдами, получиль чинь вище-адмирала и пироваль во дворцѣ Меншикова. Петръ оказывалъ большіе знаки почтенія плѣнному шведскому адмиралу Эрншильду: "вотъ", говориль царь своимъ русскимъ, "вѣрный и храбрый слуга своего государя, достойный величайшей награды отъ его рукъ и теперь пріобрѣвшій мое благоволеніе до тѣхъ поръ, пока онъ будетъ со мною, — хотя онъ перебилъ у меня много храбрыхъ русскихъ, что я имъ (шведамъ) всѣмъ прощаю, пока они теперь всѣ въ моей волѣ". Эрншильдъ отвѣчалъ: "хотя я поступалъ честно, служа моему государю, но я исполнилъ не болѣе какъ свой долгъ; я искалъ смерти, но смерть не встрѣтила меня, а теперь, въ моемъ несчастьи, мнѣ остается немалое утѣшеніе быть плѣнникомъ вашего величества и пользоваться такимъ вниманіемъ великаго мореходца, достойнаго вице-адмирала".

Между темъ, въ ноябре того же 1714 г., Карлъ XII, убъжав-шій изъ турецкихъ владеній, явился въ Штральзунде, въ Поме-раніи. Явленіе Карла подогрело упавшій въ его отсутствіе духъ шведскаго войска, но вмёсте съ темъ не содействовало ходу дълъ къ примиренію. Карлъ не хотълъ утверждать договора объ отдачъ Штетина прусскому королю въ секвестръ, не хотълъ воздерживаться отъ враждебныхъ дѣйствій противъ датчанъ и сак-сонцевъ внутри Нѣмецкой имперіи, не хотѣлъ признавать уступки Бремена ганноверскому курфюрсту; Карлъ, наконецъ, возбуждалъ смятеніе въ Германіи, впутывая въ союзъ съ собой ландграфа гессенъ-кассельскаго, котораго сынъ былъ женатъ на сестрѣ Карла XII, Ульрикѣ Елеонорѣ. Прусскій король, уклонявшійся до сихъ поръ отъ войны, увидалъ, что не получить желаемыхъ пріобрѣтеній однимъ дипломатическимъ путемъ безъ войны; онъ вступилъ тогда въ открытый союзъ противъ шведовъ и отправился еъ войскомъ осаждать Штральзундъ, куда также прибыль датскій король. Прусскій король показываль видь, что защищаеть нейтральность Нъмецкой имперіи и всъхъ принадлежащихъ къ ней владъній; дъло секвестраціи представляль такъ, какъ будто онъ соглашался на нее единственно изъ желанія сохранить миръ въ Нѣмецкой имперіи, а шведскаго короля выставляль врагомь всеобщаго мира, вносившаго войну въ нѣдра имперіи. Въ заключеніе всего, прусскій король по этому дёлу изъявляль согласіе безкорыстно подчиниться приговору, какой положить императоръ и соединенные чины имперіи. И Англія стала было въ угрожающее положеніе къ Швеціи; она отправила свой флотъ въ Балтійское море, хотя съ порученіемъ охранять англійскіе купеческіе корабли, а не дъйствовать враждебно противъ шведскаго флота.

Датскій и прусскій короли, приступивъ къ Штральзунду,

добивались присылки русскаго войска; однако осада Штральзунда шла цёлое лёто и осень 1715 года, а русское войско не подходило къ союзникамъ и стояло тогда въ Польшё подъ начальствомъ фельдмаршала Шереметева, готовое вступить въ дёло для защиты польскаго короля Августа II противъ его подданныхъ.

Уже нъсколько лътъ въ Польшъ происходила недомолвка между королемъ и магнатами. Поляки, прежде недовольные присутствіемъ русскихъ войскъ въ своей странъ, стали потомъ окавывать еще болье неудовольствія своему королю за то, что онъ разставиль въ Польше войска саксонскія. Въ видахъ Россіи было поддерживать неладъ между королемъ и поляками; на искренность Августа полагаться было нельзя: самымъ безопаснымъ и выгоднымъ дёломъ было держать его такъ, чтобъ его особа нуждалась въ помощи Россіи. Это было не трудно при легкомысленной продажности польскихъ пановъ. Они брали отъ русскаго посла подачки, объщаясь вести дъло такъ, какъ было бы выгоднъ для Россіи. Польскій сеймъ никакъ не могь установить какого-нибудь закона при существованіи liberum veto, когда каждый посоль имёль право прервать все теченіе дёль на сеймё, заявивши свое несогласіе на предлагаемый законъ. Русскіе посланники пользовались этимъ, и когда замъчали, что готовится какое-нибудь распоряжение, не полезное видамъ России, - тотчасъ подкупали несколькихъ сеймовыхъ пословъ, и сеймъ "срывался". На эту пору русскимъ посломъ въ Польше былъ князь Григорій Өедоровичь Долгорукій, человікь ловкій и умівшій пользоваться обстоятельствами. Поляки, домогаясь изгнанія изъ Польши саксонскаго войска, обратились къ посредству русскаго посланника; тогда Долгорукій нарочно задерживаль русское войско, предполагая, что вооруженная русская сила пригодится въ Польшъ; и отъ того-то подъ Штральзундомъ не было русскихъ, хотя царь этимъ не былъ доволенъ.

12 декабря, Штральзундъ сдался. Тогда Карлъ XII едва спасся въ маленькой лодкъ съ 10 человъками и убъжалъ въ Карлскрону, гдъ всю зиму занимался наборомъ свъжихъ силъ для продолженія войны.

6 февраля 1716 года, Петръ отправился за границу вмѣстѣ съ Екатериною и, достигши Данцига, остановился тамъ до конца апрѣля. Здѣсь онъ получилъ пріятную вѣсть о сдачѣ Каэнобурга въ Финляндіи, послѣдняго города, находившагося еще въ этой странѣ въ рукахъ шведовъ. Въ Данцигѣ 19 апрѣля русскій царь совершилъ бракосочетаніе своей племянницы Екатерины

Іоанновны съ мекленбургскимъ герцогомъ. Къ этой свадьбъ прибыль и польскій король, нікогда бывшій задушевнымь другомь Петра, но со времени Альтранштадтскаго мира находившійся съ нимъ въ натянутыхъ отношеніяхъ. Съ Августомъ въ Данцигъ прибыли: его неразлучный другь и слуга савсонецъ генералъ Флемингъ и нъсколько польскихъ магнатовъ. Съ Петромъ были: графъ Головкинъ, вицеканцлеръ Шафировъ и Толстой; сюда же прівхаль и русскій посоль при Августв, князь Григорій Долгорукій. Устроилась конференція съ цёлью уладить несогласія. Русская сторона выставляла Августу на видъ: его тайныя попытки примириться съ Швеціей при посредств'я французскаго посла въ Константинополь, сношенія Флеминга со шведскимъ генераломъ Штейнбокомъ, сношенія самого Августа съ зятемъ Карла XII гессенъкассельскимъ ландграфомъ, интриги, клонившілся къ тому, чтобы поссорить прусскаго короля съ датскимъ. Явились тогда къ Петру послы отъ враждебной польскому королю конфедераціи; они жаловались, что король наводняеть польскія области саксонскими войсками и просили царя взять на себя посредничество между ними и ихъ королемъ. Петръ довърилъ вмъсто себя это послъднее дёло послу своему Долгорукому, съ тёмъ, чтобы для этого былъ собранъ нарочно съёздъ въ одномъ изъ польскихъ городовъ. Петръ наружно помирился съ Августомъ; по случаю свадебныхъ торжествъ, оба государя давали другъ другу пиршества; но уже прежней дружбы между ними не было, потому что не стало взаимной довърчивости.

Въ началъ мая царь выъхалъ изъ Данцига, повидался сначала съ прусскимъ королемъ въ Штетинъ, събхался съ датскимъ въ Альтонъ: туть между русскимъ и датскимъ государями условлено сдёлать высадку въ шведскую провинцію Шонію и тьмъ принудить выступить Карла XII изъ принадлежащей датской коронѣ Норвегія, куда онъ тогда проникъ, приближаясь къ столицѣ этой страны, Христіаніи. Мѣсто соединенія сухопутныхъ и морскихъ силъ обоихъ государей назначили въ Копенгагенф. Послф свиданія въ Альтонф, Петръ уфхаль въ Пирмонтъ лечиться тамошними водами, а къ іюлю явился въ Мекленбургъ въ Ростокъ, куда прибыло сорокъ пять русскихъ галеръ. Фельдмаршалъ Шереметевъ пришель изъ Польши съ восемью тысячами войска; еще вступило въ мекленбургскія владінія другое русское войско подъ начальствомъ генераловъ Репнина и Боура. Взявши подъ личную команду свой галерный флотъ, 17-го іюля царь прибыль въ Копенгагену, встръченъ былъ на рейдъ датскимъ королемъ и вмѣстѣ съ нимъ вступилъ въ его столицу. Черезъ нѣ-

сколько дней туда же прибыла царица Екатерина. Въ ожиданіи приготовленій къ высадкь, Петръ пробыль въ Копенгагень три мъсяца, почти важдый день катался по морю, осматриваль берега Даніи и Швеціи, измъриваль глубину моря и чертиль морскія карты. Это не препятствовало ему удблять время на посвщенія ака-демій, учебныхъ заведеній и на бесёду съ учеными людьми. Прибыла между тымь англійская эскадра для взаимнаго дыйствія съ Даніей. Все л'єто прошло понапрасну къ большой досал'є Петра. Мекленбургскій герцогь, породнившійся съ Петромъ, находился тогда во враждъ съ дворянами своего государства; послъдніе съъхались въ Копенгагенъ и возстановляли датскаго короля противъ Петра; они объясняли поступки русскаго царя хитростью, бросали подозрвніе, что Петръ сносится со Швеціей. Уже датчане готовились нападать на русскія галеры; -- но до междоусобной войны у союзниковъ не дошло. Ничего не сдълавши, въ половинъ октября царь увхаль изъ Копенгагена въ Мекленбургъ. Между тъмъ мекленбургскіе дворяне, стараясь вредить Петру гдѣ только можно было, настроили противъ него ганноверскаго курфюрста. Была у нихъ попытка подъйствовать и на прусскаго короля, но тотъ не поддался никакимъ подозрѣніямъ: свидѣвшись съ царемъ въ Гавель сбергь, онъ снова заключиль съ нимъ союзь, и обязался, въ случав нападенія на Россію съ цёлью отнять завоеванныя ею области, помогать Россіи или присылкою войска, или нападеніемъ на землю воюющаго съ Россіей государства.

Въ Польшъ тъмъ временемъ, послъ данцигскаго свиданія Петра съ Августомъ, Григорій Долгорукій, по царскому приказанію, приняль на себя важное діло умиротворенія спора между королемъ и конфедератами. Съёздъ по этому поводу собрался въ Люблинъ, въ іюнъ мъсяцъ. Какъ не легко было Долгорукому играть роль миротворца — показываеть его отзывь къ Петру о харак: ерѣ съвзда. "Съвхалось много депутатовъ", писалъ онъ, "между ними мало такихъ, которые смыслили бы дёло, только своевольно кричать, а тъ, которые потолковъе, не смъють говорить при нихъ. У нашихъ донскихъ казаковъ въ кругу дёла идуть лучше, чемь здёсь. Часто съ 7 часовъ до 4 часовъ пополудни мы кричимъ и ничего сделать не можемъ". Конфедераты, хлопоча объ изгнанін саксонскаго войска, добивались вывода и русскаго изъ Польши. Но Долгорукій, по дарскому приказанію, писаль, напротивь, къ русскому генералу Ренну, чтобъ онъ вступиль въ Польшу съ угрозами дъйствовать непріятельски противъ той стороны, которая будеть упрямиться.

Между тъмъ конфедераты продолжали драться съ саксонцами,

несмотря на установленное перемиріе на время съвзда. Прошло все лъто, дъло умиротворенія не двигалось, пока, наконецъ, генераль Реннъ съ русскимъ войскомъ не вступилъ въ Польшу, а Долгорукій не припугнуль конфедератовь, что прикажеть усмирить ихъ русскимъ оружіемъ. Наконецъ, 24 октября 1716 года, стараніями Долгорукаго состоялось примиреніе. Саксонскія войска должны были оставить Польшу въ теченіе м'всяца, а король имъль право удержать изъ нихъ тысячу двъсти человъкъ гвардіи и содержать ихъ на своемъ иждивеніи. Но примиреніе было пока только на бумагѣ, на дѣлѣ все еще лада не было до 21 января 1717 года, когда собранный чрезвычайный сеймъ подтвердилъ постановленіе събада, и даль привазь саксонскимь войскамь выйти изъ Польши въ теченіе двухъ недёль. Генералъ Реннъ, вошедшій въ Польшу, въ это время умеръ. Преемникъ его генераль Вейсбахь, по приказанію Долгорукаго, выступиль изъ Польши, но вмъсто него тотчасъ же вступило туда новое русское войско, подъ начальствомъ Шереметева, и расположилось на неопредёленное время. Видно, что Петръ не слишкомъ давалъ вёсь жалобамъ и домогательствамъ поляковъ о выводё русскихъ войскъ изъ Польши. Такъ окончилась и развязалась тарногродская конфедерація, имъвшая то важное значеніе въ польской исторіи, что послужила новою ступенью къ ограниченію монархической власти и вмъсть къ усиленію русскаго вліянія на внутреннія дёла Польши.

Зимою Петръ отправился въ Голландію, прожиль нѣсколько времени въ Амстердамъ, занялся тамъ осмотромъ всего, что относилось къ мореходству и торговлъ, обозръвалъ съ любопытствомъ корабельную мастерскую, адмиралтейство, запасные магазины остъиндской компаніи и заведенія знатнѣйшихъ негоціантовъ. Царь съвздилъ въ Саардамъ и съ особеннымъ удовольствіемъ посвтилъ домикъ, гдъ онъ жилъ во время перваго своего путешествія по Европъ. Изъ Амстердама въ мартъ царь съ царицею прибыль въ Гаагу, остановился въ пом'єщеній русскаго посла князя Куракина; тамъ ему оказанъ былъ почетъ отъ представителей Соединенныхъ Нидерландскихъ Штатовъ, но тутъ же, въ началѣ апрѣля 1717 года, ему пришло непріятное извѣстіе. Въ Англіи открыли заговоръ, тайно руководимый голштинскимъ министромъ барономъ Герцомъ и графомъ Гилленборгомъ, находившимся въ Лондонъ въ качествъ чрезвычайнаго посла шведскаго короля. Датскій дворъ прислалъ въ Англію письма Гилленборга, отысканныя на взятомъ въ Норвегіи шведскомъ кораблѣ. Гилленборгъ былъ арестованъ въ Лондонъ, захвачены были всъ его бумаги, и, по требованію англійскаго короля, Голландскіе Штаты арестовали находившагося въ Голландіи барона Герца и молодого сына Гилленборгова. Бумаги ихъ были не только захвачены, но немедленно опубликованы: оказывалось, что у нихъ было тайное намѣреніе произвести въ Англіи возмущеніе, съ цѣлью низвергнуть ганноверскую династію съ англійскаго престола и возвести претендента изъ дома Стюартовъ; Карлъ XII готовился сдѣлать высадку въ Англію съ 10,000 пѣхоты, 4,000 конницы и съ значительнымъ запасомъ артиллеріи. Изъ тѣхъ же бумагъ видно было, что заговорщики расчитывали на русскаго царя и старались подействовать на него черезъ его домашняго медика, шотландца Эрскина. Последній, какъ доискались англичане, писалъ къ англійскому лорду Мару, что царь готовъ помириться съ шведскимъ королемъ и желаетъ помогать ему въ предпріятіи возвести претендента на престолъ. Петръ, узнавши о томъ, что говорять о немъ въ Англіи, приказалъ своему посланнику Веселовскому подать англійскому королю и напечатать отъ имени царя меморіалъ: въ немъ русскій государь оправдывался отъ взводимаго на него обвиненія, указываль на очевидную нельпость такого вымысла, приводиль, что Россіи не можеть быть никакой выгоды вступить въ союзъ со шведскимъ королемъ противъ англійскаго, сообщалъ, что докторъ Эрскинъ, находясь 13 лѣтъ въ службѣ, не употреблялся ни къ какимъ государственнымъ совѣтамъ, а зналъ только свою спеціальность. Самъ Эрскинъ послалъ отъ себя англійскому правительству письменное оправданіе. Веселовскому отвѣчали на его меморіаль, что довъряють объясненію русскаго государя, однако требовали, чтобы царь вывель свои войска изъ Мекленбургскаго герцогства. Тъмъ на время и пресъклось это недоразумъніе съ Англіей, оставившее, однако, глубокое вліяніе въ послѣдующіе годы.

Въ началѣ апрѣля 1717 года, Петръ выѣхалъ изъ Гааги и, оставивъ Екатерину въ Амстердамѣ, отправился черезъ Брюссель и Гентъ во Францію. Вечеромъ 26 апрѣля прибылъ онъ въ Парижъ, гдѣ его давно уже ждали: нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ велись сношенія о желаніи русскаго царя посѣтить французскій дворъ. Царя помѣстили сначала въ Луврѣ, но помѣщеніе показалось ему слишкомъ великолѣпнымъ; Петръ любилъ показать свою любовь къ простотѣ и къ отсутствію всякой пышности и роскоши. По своему желанію, царь на другой же день перешелъ въ Hôtel de Lesdiguières и тотчасъ получилъ визитъ отъ регента Франціи герцога Орлеанскаго, управлявшаго Франціей при малолѣтствѣ короля Людовика XV. 29 апрѣля (10 мая но-

ваго стиля), прівхаль къ русскому царю съ визитомъ маленькій французскій король, провожаемый дядькою своимъ, герцогомъ Вильроа. Царь, просидъвши съ нимъ нъкоторое время, взялъ его на руки, и съ нѣжностью поцыловаль. "Здышній король", писалъ Петръ царицъ, "пальца на два выше нашего карлика Луки, но дитя изрядное образомъ и станомъ и по возрасту своему довольно разумное". На слъдующій день царь прівхаль съ визитомъ къ королю въ присланной за нимъ королевской каретъ. Маленькій король вышель къ царю на встрічу. Петрь, выскочивши изъ кареты, взялъ короля на руки и понесъ по лъстницъ во дворецъ, посреди разставленной и вооруженной гвардіи изъ швейцарцевъ и французовъ. Въ тотъ же день купеческій голова и старосты (echevins) въ сопровожденіи маркиза де-Дреля, великаго перемоніймейстера, поднесли царко подарки отъ имени города. Въ следующие затемъ дни царь осматривалъ: городскія площади, арсеналь, гобеленову фабрику ковровь, королевскую гвардію, обсерваторію, а 14 мая (новаго стиля) царь посътиль Палерояль, заплативши визить регенту, герцогу Орлеанскому. Регентъ сталь было показывать гостю картинную галерею; но русскій государь, какъ замътили французы, мало плънялся предметами искусства, какъ и роскоши. Въ тотъ же день герцогъ Орлеанскій пригласилъ его въ оперу, и Петръ не въ состояніи быль высидёть до конца спектакля; за то съ жадностью бросался онъ на обворъ вещей, относившихся въ мореплаванію, торговлі и разнымъ ремесламъ. Съ большимъ вниманіемъ осматриваль онъ механическіе кабинеты и зоологическій садъ и много нашелъ для себя примъчательнаго въ Инвалидномъ домъ, который посътилъ 5 мая (16 новаго стиля); все осматриваль онъ здёсь до мельчайшихъ подробностей, въ столовой попросиль себъ рюмку вина, выпиль ее за здоровье инвалидовъ, которыхъ назвалъ своими товари-щами. Нъсколько дней спустя послъ того Петръ ъздилъ въ Фонтенебло, гдъ ночеваль, а на другой день быль приглашенъ къ нарочно устроенной охотъ съ королевскими собаками и во время охоты объдаль въ павильонъ. 1 іюня (новаго стиля), онъ ворочался на гондолъ въ Парижъ и завернулъ по дорогъ къ принцессъ Конти, которая показывала ему свои великолъпные сады и покои. Прибывши въ Парижъ, Петръ проплылъ подъ всеми парижскими мостами, потомъ, севши въ свою карету, обогнулъ укрупленія города, забхаль въ одинь складь оружія и накупиль большой запась ружей и ракеть: послуднія онъ истратиль на фейерверки въ своемъ саду при томъ отелъ, гдъ помъщался. 2 іюня (новаго стиля) Петръ посътиль королевское аббатство

св. Діонисія, осматривалъ церковь, ризницу и новыя постройки, въ которыхъ бенедиктинцы приготовили ему отличный ужинъ, выбравши келью, откуда открывался плёнительный видъ. З іюня царь со всею свитою отправился въ Версаль. Изъ Версаля Петръ **В**здилъ въ Тріанонъ, осматривалъ большой водопроводъ, оттуда проёхаль въ Марли, где королевскій дворецкій Девертонъ приготовиль для царя блистательный фейерверкъ, сопровождаемый музыкальнымъ концертомъ, а ночью данъ былъ балъ. Царю оказали въ этотъ вечеръ большую любезность, и онъ пробылъ на баль долье того времени, въ какое обыкновенно уходилъ спать. 11-го (новаго стиля), царь посётиль сенсирскую женскую школу, устроенную г-жею де-Ментенонъ, и остался очень доволенъ, какъ удобнымъ и великолъпнымъ помъщеніемъ, такъ и способомъ воспитанія дівиць. Царь послів того пожелаль видъть самую престарълую г-жу де-Ментенонъ, которая приняла его въ постели, чувствуя себя въ то время больной. Наконецъ, 12-го іюня (новаго стиля), Петръ вернулся въ Версаль, и осмотрѣлъ его со всёми достоприменательностями. Отсюда онъ съёздиль въ Шальо и сдёлаль визить англійской королеве, вдове Іакова П. Затьмъ, воротившись въ Парижъ 14-го (новаго стиля), Петръ посътиль королевскій типографскій домь, коллегію четырехь народовь, основанную кардиналомъ Мазарини, и тамъ долго бесъдовалъ со знаменитымъ тогдашнимъ математикомъ Варильономъ. Потомъ Петръ посётилъ домъ Пижона, устроившаго движущуюся планетную сферу, по системъ Коперника; это изобрътение такъ понравилось Петру, что онъ сторговалъ его за двъ тысячи кронъ. Посътивши Сорбонну, Петръ былъ принятъ съ большими почестями докторами этого учрежденія и любовался красивымъ надгробнымъ памятникомъ кардинала Ришелье. Въ следующее дни царь онять посётиль фабрику ковровь Гобелена, гдё очень похвалиль вышитую исторію донъ-Кихота, которую и получиль въ подаровъ отъ имени короля. Потомъ онъ осматривалъ въ сопровожденіи регента пом'єщеніе жандармовь, шеволежеровь, мускетеровь и королевскихь тёлохранителей, которые нарочно были выстроены въ линію на Елисейскихъ поляхъ.

17 іюня (новаго стиля), дарь провель два часа въ обсерваторіи, а на другой день (18) послаль пригласить къ себѣ знаменитаго географа того времени Делиля, долго разговариваль съ нимъ черезъ переводчика о положеніи и пространствѣ своего государства, разсказываль ему о расположеніи новой крѣпости, которую устраиваль въ татарскихъ предѣлахъ. Съ любопытствомъ царь смотрѣль на разные химическіе опыты, произведенные для

него ученымъ Жоффруа, и пожелаль видѣ ь одну изъ операцій, дѣлаемыхъ знаменитымъ англійскимъ окулистомъ Уолессомъ: больного, шестидесятильтняго инвалида, нарочно привезли въ отель, гдъ жилъ Петръ, чтобъ показать русскому царю образецъ европейскаго врачебнаго искусства. Сначала, когда окулистъ запустиль иглу въ глазъ больного, царь невольно отвернуль голову, но любопытство взяло надъ нимъ верхъ, и онъ смотрёлъ до конца на операцію, а потомъ поднесъ къ глазамъ инвалида свою руку, и съ удовольствіемъ замётилъ, что тотъ увидалъ ее, тогда какъ до операціи не могъ ничего видѣть. Похваливши окулиста, царь обѣщалъ прислать къ нему ученика, чтобы тотъ могъ пріобрѣсти подобное искусство подъ руководствомъ такого великаго оператора. 19-го іюня (новаго стиля) царь посётиль засёданіе пар-ламента, бывшаго тогда верховнымь судебнымь мёстомь. Всё члены были одёты въ парадныя платья краснаго цеёта, а пре-зидентъ—въ мёховомъ одёяніи, что составляло, по мёстнымъ обычаямъ, особую почесть, оказываемую высокому гостю по поводу его посъщенія. Въ тотъ же день посътиль царь академію наукъ; посвщенія. Въ тоть же день посьтиль царь академію наукъ; члены разговаривали съ нимъ о новыхъ машинахъ и о разныхъ ученыхъ опытахъ. Петру здѣсь понравилось все, что онъ видѣлъ и о чемъ говорилъ, и впослѣдствіи, по возвращеніи въ Петербургъ, онъ поручилъ своему доктору Эрскину изъявить президенту академіи аббату Биньону желаніе быть записаннымъ въ число членовъ этого ученаго общества. Академія изъявила согласіе и прислала царю дипломъ на званіе члена и благодарность за предложенную честь. Съ тѣхъ поръ, до самой своей смерти, Петръ, какъ членъ французской академіи, получалъ изданія ея трудовъ. 21-го іюня (новаго стиля), отслушавши въ греческой церкви литургію, по случаю наступившаго въ этотъ день по старому календарю праздника Пятидесятницы, Петръ увхалъ въ Спа, гдв намвревался пользоваться водами. Передъ отъвздомъ изъ Парижа, Петръ щедро одарилъ сопровождавшихъ его придворныхъ и служившую ему королевскую прислугу <sup>1</sup>). Король при про-щаніи поднесь своему высокому гостю въ даръ мечъ, усынан-ный брилліантами, но Петръ не хотёль брать въ подарокъ ни волота, ни драгоденныхъ камней, а попросилъ четыре ковра превосходной работы изъ королевскаго гардероба. Во все продолжение своего пребыванія въ Парижь, русскій царь удивляль французовъ своею простотою въ одеждъ и своими привычками, несхо-

<sup>1)</sup> Маркизу Деливри, Тессе и герцогу Дантену—каждому свой портреть, осыпанный брилліянтами, стоющій 40 тысячь ливровь, 10 тыс. роздано было прислугів, а 15 тыслодарено садовникамь въ Версалів и вы другихь королевскихь садахь.

дившимися съ тогдашнимъ французскимъ этикетомъ. Такъ, напримъръ, онъ объдалъ въ 11 часовъ утра, ужиналъ въ 8 часовъ вечера, и не любилъ стъснять себя ни въ чемъ: во время бесвды уходилъ прочь, не дослушивая рвчей, когда онв мало представляли для него любопытнаго; съ чрезвычайною подвижностью, приказывалъ вести себя то туда, то сюда, такъ что правительство распорядилось разставлять въ разныхъ мъстахъ экипажи, чтобъ гость имёль возможность ёхать повсюду, куда ему вздумается. За то при всемъ соблазнъ, который дълалъ русскій царь несоблюденіемъ обычаевъ містнаго этикета, онъ поражаль французовъ своимъ умомъ, знаніями и находчивостью; они изумлялись, видя, что уроженецъ страны, считаемой ими самою дикою и невѣжественною въ мірѣ, по ясности взгляда на предметы, касавшіеся знаній и наукъ, превосходиль государей, им'євшихъ счастье быть рожденными въ образованныхъ странахъ. Будучи въ Парижѣ, царь заключилъ дружественный договоръ съ Фран-ціею, велючивши въ этотъ договоръ и прусскаго короля, и въ угоду Франціи далъ обѣщаніе вызвать свои войска изъ Мекленбурга.

Петръ ёхалъ изъ Парижа черезъ Суассонъ, Реймсъ, Шарлевиль, Живе и Бовинь, до Намюра, куда прибылъ 25 іюня (новаго стиля) и былъ тамъ отлично принятъ администраторомъ провинціи; царь осматривалъ укрепленія города; его угощали; Петръ пилъ здоровье всёхъ присутствовавшихъ и съ увлеченіемъ разсказывалъ о всёхъ сраженіяхъ и осадахъ, въ которыхъ самъ лично участвовалъ. Оттуда Петръ проёхалъ черезъ Льежъ (Люттихъ), гдѣ его угощали отъ имени кёльнскаго курфюрста, потомъ прибылъ въ Спа. Тамъ онъ мѣсяцъ пользовался водами, а 2 августа (новаго стиля) пріѣхалъ въ Амстердамъ, гдѣ царица Екатерина съ нетеривніемъ ожидала его возврата.

Баронъ Герцъ освободился изъ нодъ ареста и въ Амстердамѣ началъ переговоры съ царемъ при посредствѣ Понятовскаго. Герцъ обѣщалъ, что шведскій король пошлетъ своихъ уполномоченныхъ въ Финляндію, а по заключеніи договора, самъ пожелаетъ видѣться съ царемъ. И царь желалъ уже прекращенія войны съ Карломъ: война эта ставила ему препятствія къ занятіямъ внутренними дѣлами государства; Петръ объявилъ Герцу чрезъ Куракина, что съѣздъ уполномоченныхъ долженъ начаться черезъ два или три мѣсяца на Аландскихъ островахъ; Герцъ съ этимъ отвѣтомъ уѣхалъ въ Швецію. По его убѣжденіямъ и Карлъ склонился къ мысли о мирѣ и союзѣ съ Россіею. Шведскій король ненавидѣлъ и презиралъ остальныхъ своихъ враговъ;

но Петра, какъ личность, онъ не могъ презирать, и потому съ нимъ однимъ способенъ былъ вступать въ переговоры, какъ равный съ равнымъ. Петръ имѣлъ причину быть также мало довольнымъ своими союзниками, датскимъ и польскимъ королями, и готовъ былъ предпочесть отдѣльный миръ съ давнимъ врагомъ вялому союзу съ союзниками, всегда способными измѣнить ему. 19-го сентября (новаго стиля) царь прибылъ въ Берлинъ, за нимъ черезъ три дня явилась туда Екатерина; пробывши въ Бер-

19-го сентября (новаго стиля) царь прибыль въ Берлинъ, за нимъ черезъ три дня явилась туда Екатерина; пробывши въ Берлинъ три дня, царственная чета чрезъ Данцигъ вернулась въ Петербургъ, куда прибыла 9-го октября 1717 г., послѣ шестнадцати-мѣсячнаго путешествія за границею. Царь черезъ своихъ министровъ сообщилъ прусскому королю, что онъ намѣренъ сноситься съ Швеціею о мирѣ, но будетъ сохранять интересъ своего союзника, прусскаго короля, и не заключитъ мира до тѣхъ поръ, пока Пруссія не получитъ Штетина съ округомъ.

Въ ноябръ Герпъ, возвратившійся изъ Швеціи, даль знать въ Петербургъ, что Карлъ XII вышлетъ своихъ уполномоченныхъ, какъ скоро получитъ извъстіе, что царскіе уполномоченные уже находятся въ Финляндіи. Петръ назначилъ отъ себя уполномоченными: генералъ-фельдцейхмейстера Брюса и тайпаго совътника Остермана. Государь велълъ Брюсу объявить министрамъ союзниковъ—прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что, по предложенію шведскаго короля, царь съ своей стороны посылаетъ уполномоченныхъ, но не вступитъ въ окончательный договоръ безъ согласія съ союзниками.

Въ мав начались конференціи на одномъ изъ Аландскихъ острововъ, по имени Ло. Россія требовала уступки Ингріи, Ливоніи, Эстляндіи, также города Выборга въ Финляндіи, остальное же Великое Кпяжество Финляндское до рѣки Кюмени уступала шведскому королю, предлагая между Швецією и Россією свободу торговли и мореплаванія. Для своихъ союзниковъ царь ставилъ такія условія: оставить короля Августа въ полномъ обладаніи польскимъ престоломъ, а прусскому королю уступить Штетинъ съ его округомъ; Даніи и Англіп Петръ предоставлять только право приступить къ трактату, замѣчая, что датскій король долженъ возвратить всѣ завоеванія, доставшіяся ему въ послѣднее время отъ Швеціи и пріобрѣсти въ иномъ мѣстѣ земли. Шведскіе уполномоченные требовали возвращенія всего завоеваннаго. Потомъ начали говорить объ эквивалентѣ, т.-е., о вознагражденіи иными способами уступленнаго Швецією Россіи. Остерманъ, по приказанію Петра, заявилъ, что Россія не можетъ давать никакого эквивалента изъ принадлежащихъ ей земель, но не откажетъ въ

помощи Швеціи, если последняя начнеть искать себе эквивалента въ чужихъ земляхъ. Петръ соглашался даже помочь и англійскому претенденту, если шведскій король будеть стараться возвести его на англійскій престоль. Герць, оставивши конференцію, літомъ 1718 года Ездиль въ Стокгольмъ для сношенія съ своимъ королемъ и, возвратившись на Аландскіе острова, сталь податливье къ уступкамъ, но объявилъ о непремѣнномъ желаніи своего короля утвердить Станислава Лещинскаго на польскомъ престолъ, а для вознагражденія Швецін за уступаемыя Россін земли, Герцъ предполагаль присоединить къ Швеціи мекленбургскія земли, давши мекленбургскому герцогу какое-нибудь иное владеніе; онъ предлагаль послать шведскія и русскія силы въ Мекленбургь въ помощь намфреніямь этого герцога. Петръ готовъ быль пожертвовать Августомъ, который въ своихъ прежнихъ отношеніяхъ къ своему союзнику показаль достаточно в роломства. Вы сентябр в русскіе уполномоченные узнали, что въ Стокгольмъ существуеть сильная партія, удерживающая короля отъ уступокъ, партія, чернившая Герца обвиненіями въ продажничествѣ во вредъ королевскимъ интересамъ. Герцъ, чтобы разсиять сомнинія противъ себя и доказать свою преданность Швеціи, просиль Петра освободить пліннаго шведскаго генерала Реншильда. Петръ согласился съ тъмъ, чтобы шведы освободили двухъ илённыхъ русскихъ генераловъ -- Головина и князя Трубецкого. Остерманъ, человъкъ хитрый, понималь слабыя стороны враговь, съ которыми вель переговоры, понималь и всёхъ сосёдей, которыхъ дёла соприкасались съ Съверною войною. "Король шведскій", писаль онь Петру, "человъкъ, повидимому, въ несовершенномъ разумъ; ему-лишь бы съ къмъ-нибудь драться. Швеція вся разорена, и народъ хочетъ мира. Королю придется съ войскомъ куда-нибудь выступить, чтобъ на чужой счеть его кормить; онъ собирается въ Норвегію. Ничто такъ не принудить Швецію къ миру, какъ разореніе, которое причинило бы русское войско около Стокгольма. Король шведскій, судя по его отвагь, должень быть скоро убить; дътей у него нътъ, престолъ сдълается спорнымъ между партіями двухъ германскихъ принцевъ: гессенъ-кассельскаго и голштинскаго; чья-бы сторона ни одержала верхъ, она будеть искать мира съ вашимъ величествомъ, потому что ни та, ни другая не захочетъ ради Лифляндіи или Эстляндіи потерять своихъ німецкихъ владіній".

Зимою Герцъ опять убхаль въ Стокгольмъ; къ концу декабря ждали его возвращенія на Аландъ, но вм'єсто него прискакаль курьеръ съ изв'єстіємъ, что Карлъ XII, 30-го ноября, убитъ при осадъ Фридрихсталя въ Норвегіи. Предсказаніе Остермана сбылось: въ Швеціи тотчась же возникли двѣ партіи—одна желала дать престоль младшей сестрѣ Карла XII Ульрикѣ Элеонорѣ, бывшей въ замужествѣ за гессенъ-кассельскимъ принцемъ; другая держалась молодого герцога голштинскаго. Первая взяла верхъ: Герцъ и его земляки голштинцы, въ послѣднее время получивше сильное вліяніе на Карла XII, были арестованы. Но возникла еще и третья партія, дворянско-либеральная; она хотѣла воспользоваться пеясностью правъ на престоль и находила удобное время для ограниченія королевскаго самодержавія въ Швеціи. Эта партія готова была отдать престоль тому, кто больше сдѣлаетъ уступокъ. Нерѣшительный и неопытный голштинскій герцогъ не воспользовался временемъ; тотчасъ послѣ смерти Карла XII, онъ могъ бы привлечь на свою сторону войско и заставить провозгласить себя королемъ, но не сдѣлаль этого. Тетка предупредила его; она дала сенату обѣщаніе ограничить королевскую власть и получила корону въ мартѣ 1719 года. Голштинскій герцогь уѣхаль изъ Швеціи. Либералы, ненавидѣвшіе Герца какъ чужеземца, постарались погубить голштинскаго дипломата. Онъ быль казненъ отрубленіемъ голови въ Стокгольмъ.

Ульрика Элеонора, однако, не отказалась продолжать переговоры съ царемъ и отправила новыхъ уполномоченныхъ: Лиліенстедта и прежняго товарища Герца—Гилленборга. Шведскіе уполномоченные измѣнили тонъ, и начали попугивать русскихъ уполномоченныхъ возможностью приступить къ болъе выгоднымъ уполномоченных возможностью приступить къ болье выгоднымь для Швеціи соглашеніямъ съ другими соперпичествующими державами. Но проницательный Остерманъ не поддался на эти запугиванія; онъ понималь хорошо состояніе дъль въ Швеціи. "Швеція", писаль онъ царю, "дошла до такого состоянія, что ей болье всего необходимъ миръ и особенно съ царскимъ величествомъ, какъ сильньйшимъ непріятелемъ; съ къмъ бы другимъ шведы ни заключали мира — это не спасетъ ихъ отъ войны съ Россіей, а другія державы, войдя со шведами въ союзъ, при всемъ недоброжелательствъ къ Россіи, не станутъ проливать крови своихъ подданныхъ и губить свою торговлю ради того, чтобы Швеціи возвращена была Лифляндія. Если бы теперь царь нанесъ пущее разореніе обнищавшей Швеціи, то этимъ бы принудилъ шведское правительство къ миру". Остерманъ въ переговорахъ со шведскими уполномоченными стоялъ твердо на уступкъ Россіи Эстляндіи, Лифляндіи, Ингерманландіи, Выборга и части Кареліи со включеніемъ кръпости Кексгольма, соглашаясь со стороны Россіи заплатить въ продолженіе двухъ лѣтъ милліонъ рублей. Швеція между тъмъ примирилась съ курфюрстомъ ганноверскимъ, уступивши ему Бременъ и Верденъ, пыталась склонить къ особому миру и прусскаго короля.

Такъ дотянулось до іюля 1719 года. Тогда, по настоянію Остермана, царь снарядиль флоть, подъ начальствомъ адмирала Апраксина, изъ 30 военныхъ кораблей, 130 галеръ и значительнаго числа малыхъ судовъ; онъ послалъ на немъ войско подъ начальствомъ генералъ-мајора Ласси, для высадки въ Швецію. Между тімь въ Балтійское море вошла англійская эскадра, командуемая адмираломъ Норрисомъ, подъ видимымъ предлогомъ охранять англійскую торговлю, но на самомъ діль, какъ справедливо подозрѣвалъ Петръ, въ помощь Швеціи въ случаѣ нужды противъ Россіи. Петръ прямо написаль объ этомъ Норрису, стоявшему со своею эскадрою на копенгагенскомъ рейдъ. Англійскій адмираль, въ своемь отв'єть русскому царю, изъявляль удивленіе, что царь им'єть такія подозр'єнія. Петръ остался при своемъ подозрѣніи, но не показаль страха передъ англійскимъ королемъ, твердый въ намъреніи принудить Швецію къ миру своими военными действіями. Петръ издаль манифесть, въ которомъ главною причиною войны Россіи со Швеціей выставлялось событіе въ Ригь, когда шведскій губернаторь, графъ Дальбергь, оскорбиль русскаго царя, не допустивь его осматривать городскія укръпленія. Петръ указываль на свое миролюбіе, съ которымь онь въ последнее время согласился начать переговоры съ Карломъ XII, но жаловался, что по смерти Карла XII шведская корона не показываетъ прежней наклонности къ миру, напротивъ, желаетъ войны, парочно представляетъ такія требованія, на которыя Россія не можеть согласиться, и въ то же время ищеть враждебныхъ для Россіи союзовь съ другими государствами; это обстоятельство побуждаеть царя съ Божьей помощью внести войну въ сердце шведскаго королевства.

Война началась и велась очень опустошительнымъ образомъ. Русскіе плавали по шхерамъ вдоль шведскаго берега, нападали въ разныхъ мѣстахъ на города и селенія, не щадили ни государственнаго, ни частнаго достоянія, но болѣе всего старались разорять шведскіе рудники и заводы, составлявшіе важнѣйшее богатство Швеціи. Такъ, на сѣверномъ берегу разорили они Фурстенаръ и Ортулу, 7-го августа 5,000 русскихъ напали на важнѣйшій шведскій заводъ въ Лоштѣ, захватили тамъ 13,000 тоннъ желѣза на свои суда, а всѣ заведенія и постройки упичтожили. На всѣхъ шведскихъ заводахъ русскіе находили такое множество желѣза, что не въ силахъ были наполнить имъ свои суда и бросали въ море. Они истребляли повсюду хлѣбное зерно,

убивали и угоняли скоть и лошадей, уводили илённиковь, перебили множество безоружнаго народа, не успёвшаго спастись бёгствомь. Апраксинъ истребиль шесть большихъ городовь, болёе сотни дворянскихъ усадьбь, 826 деревень, три мельницы и десять магазиновь, разориль два мёдныхъ и пять желёзныхъ заводовь. Генераль-маіорь Ласси съ своей стороны сжегъ два города, двадцать-одну владёльческую усадьбу, 135 селъ и деревень, сорокъ мельниць, шестнадцать магазиновъ и девять желёзныхъ заводовъ, въ числё которыхъ были такіе богатые, что шведы предлагали 300 тысячъ рейхсталеровъ за спасеніе ихъ отъ разоренія. Знаменитый мануфактурный городъ Нордчопингъ преданъ быль пламени самими жителями, лишь бы не доставался непріятелю. Самому Стокгольму угрожала опасность: 27-го іюля казаки достигали до Вестергалинга, въ 4-хъ миляхъ отъ столицы. Мужъ королевы выступаль противъ русскихъ, но не сдёлаль имъ никакого зла; они разоряли шведскіе берега налетомъ, появлясь и исчезая то въ томъ, то въ другомъ мёстё.

Въ сентябръ прекратились нападенія; у шведовъ вся надежда была на англійскую помощь адмирала Норриса, но онъ, не имъя повельнія своего короля, не ръшался начинать непріязненныхъ дъйствій противъ русскихъ. Послъ ухода русскихъ, англійскій уполномоченный при шведскомъ дворъ лордъ Картеретъ прислалъ царю депету, извѣщая, что, по распоряженію англійскаго короля, адмиралъ Норрисъ не только покровительствуеть торговлѣ англійскихъ подданныхъ, но и поддерживаетъ посредничество англійскаго короля къ окончанію войны, такъ долго нарушающей спокойствіе съверныхъ странъ. Съ своей стороны, Норрисъ доводиль до свъденія царя, что англійскій король принимаеть на себя посредничество, убъждаль царя прекратить всв враждебныя дъйствія и показать свое искреннее расположеніе къ миру. Петръ изъ этого поняль, что онь, въ особъ англійскаго короля, помирившагося со Швецією въ званіи ганноверскаго курфюрста, наживаеть себъ новаго врага; онь написаль королю Георгу письмо, поручивъ своему посланнику Веселовскому подать его. Петръ указываль на древнюю дружбу, существовавшую издавна между Россіей и Англіею, на пользу, какую извлекала Англія оть этой дружбы, напоминаль, что предшественники короля Георга всегда дорожили союзомъ съ Россіею, и жаловался на последнія заявленія Картерета и Норриса, доказывающія, что Англія по отмошенію къ Россіи становится во враждебное положеніе. На это письмо, 11-го февраля 1720 года, государственный секретарь Стенгопъ подаль Веселовскому отъ имени англійскаго короля

отвёть. Англійскій король указываль русскому государю на то, что до сихъ поръ предложенія союза и дружбы давались со стороны Россіи какъ бы съ непременнымъ условіемъ, чтобы Англія дъйствовала враждебно противъ шведовъ, тогда какъ въ то же время царь заводиль тайныя интриги во вредь англійскому королю и въ пользу претендента изъ дома Стюартовъ. Королю Георгу, говорилось въ отвътъ, не безъизвъстны были по этому поводу сношенія англійскихъ противниковъ царствующей династіи, между прочимъ Фернегана, Гуго, Петерсона, герцога Ормонда, проживавшаго инкогнито въ Митавъ, наконецъ, извъстна была королю корреспонденція, которую царь черезь посредство Фернегана завель съ Испаніею по вопросу о предполагаемомъ вторженіи въ Шотландію претендента, не говоря уже объ интригахъ барона Герца, котораго намфренія явно открылись изъ захваченныхъ у него бумагъ. Въ другомъ отвътъ короля Георга, данномъ собственно по его званію ганноверскаго курфюрста, Йетру выставлялось на видъ, что царь не допускалъ чужихъ пословъ къ участію въ аландскихъ переговорахъ и дёлалъ это затёмъ, что у царя былъ втайнъ планъ соединить свои силы съ силами шведскаго короля, внести войну въ германскія владенія и устроить нашествіе на Шотдандію. Въ заключеніе всего, король Георгъ заявлялъ желаніе установить миръ, но еслибы всв его старанія, по причинв царскаго отказа, остались безилодны, то предоставляль себъ право, по силъ договора со Швецією, принять м'єры не совсёмъ пріятныя для царя.

Послѣ военной прогулки русскаго флота по шведскимъ берегамъ, царь послалъ въ Стокгольмъ подъ бѣлымъ флагомъ Остермана, надѣясь, что, испытавши разоренія, Швеція станетъ податливѣе. Шведская королева, ея супругъ и шведскіе аристократы ноказали тогда видъ раздраженія, говорили, что теперь, послѣ нанесенныхъ русскими опустошеній, миръ заключить труднѣе, чѣмъ прежде. Остерманъ этимъ не обманулся и сказалъ одному шведскому аристократу: "если у насъ съ вами будетъ война, то настоящая ваша форма правленія не долго простоитъ, и дѣло окончится народнымъ возстаніемъ". Его увѣряли, что весь народъ не хочетъ мира. "Сегодня не хочетъ, завтра горячо захочетъ", сказалъ Остерманъ: "народъ непостояненъ". Королева, подвигаемая дворянствомъ, разсерженнымъ на Россію, приказала Лиліенстедту уѣхать съ Аландскихъ острововъ. Итакъ, конгрессъ былъ порванъ въ сентябрѣ 1719 года.

Во время аландскаго конгресса, съ польскимъ королемъ у Петра не ладилось, — Августъ поддавался внушеніямъ императора и французскому вліянію, такъ какъ его ласкали надеждою сдёлать польскій престоль наслёдственнымъ въ его домѣ. Въ самой Польшѣ между панами образовалась партія, котѣвшая полнаго освобожденія польскихъ вемель отъ русскаго войска; съ этою партіею сблизился король. Петръ приказывалъ своему послу Долгорукому внушать полякамъ, что русскія войска посылаются въ Польшу для охраненія отъ коварныхъ намѣреній короля Августа, который, при пособіи вѣнскаго двора, думаетъ установить наслѣдственное правленіе въ Польшѣ и ограничить шляхетскую свободу въ пользу самодержавной королевской власти. Чтобъ не дать полякамъ сойтись съ королемъ и постановить что-нибудь противное русскимъ видамъ, изъ Россіи присылались соболи и камки, для раздачи сеймовымъ посламъ Рѣчи-Посполитой за то, чтобы они, служа видамъ Россіи, не доводили сеймовъ до конца: такъ на гродненскомъ сеймѣ, начавшемся въ октябрѣ 1718 года, король Августъ пачиналъ было пріобрѣтать большое вліяніе, но подкупленный Россіею посолъ сорвалъ этотъ сеймъ. Въ Польшѣ происходили между тѣмъ религіозныя недоразумѣнія, подававшія поводъ Россіи вмѣшиваться въ ея внутреннія дѣла. Варшавскій сеймъ, окончившій смуту по поводу спора между королемъ и тарногродскою шій смуту по поводу спора между королемъ и тарногродскою конфедерацією, постановилъ подъ видомъ утвержденія древнихъ правъ, уничтожать всё некатолическія церкви, въ послёднее время построенныя, и даль запрещеніе всёмь иновёрцамь заводить сходбища, гдё бы у нихь говорились проповёди или півлись духовныя півсни; за несоблюденіе этого запрещенія угрожали судомъ, пенями, тюремнымъ заключеніемъ и, наконецъ, изгнаніемъ изъ отечества. Въ январѣ 1718 года всѣ мужскіе и женскіе православные монастыри принесли царю жалобу на притъсненія со стороны католиковъ. Петръ, въ мартъ 1718 года, обратился съ ходатайствомъ о православныхъ къ Августу, и Долгорукій, отъ имени своего государя, объявлялъ, что Россія не можетъ долъе сносить, чтобы вопреки мирному договору была гонима и искореняема православная въра въ Польшъ. Русскія представленія и протесты не расположили поляковъ къ въротерпимости. Въ сентябръ того же года съ такою же просьбою обратились къ Петру польскіе протестанты, носившіе въ Польшъ названіе диссидентовъ, польскіе протестанты, носившіе въ Польшъ названіе диссидентовъ, а вопросъ о свободѣ православной вѣры поднять былъ между Россіею и Польшею въ 1720 году. Польскій король заключилъ прелиминарный договоръ со Швецією, и полномочный посолъ Августа, мазовецкій воевода Хоментовскій пріѣхалъ въ Россію требовать отъ царя возвращенія Лифляндіи и уплаты обѣщанныхъ по договору субсидій. На счетъ субсидій Петръ отвѣчалъ, что такія субсидіи обѣщаны были только на войска, дѣйствующія

противъ общаго непріятеля — шведовъ, но король Августъ со своими войсками противъ него не действовалъ. Что же касается до Ливоніи, то царь не отрекался отъ того, что прежде об'єщаль возвратить этотъ край королю и Ручи-Посполитой, но не можетъ теперь исполнить своего объщанія потому, что Ливонія будетъ Августомъ возвращена Швеціи, такъ какъ прелиминарный договоръ, заключенный между Польшей и Швеціей, постановленъ на основаніи Оливскаго мирнаго трактата, а по этому трактату Ливонія уступлена была Швеціи. Туть подали Хоментовскому многозначительный меморіаль, гдв излагался целый рядь оскорбленій, нанесенныхъ въ Польшъ православной церкви и ея послъдователямъ. Царь требовалъ, чтобы впередъ дозволено было православнымъ строить новые церкви и монастыри, и все те епископіи, монастыри и приходскія церкви, которыхъ духовенство приняло и впередъ приметь унію или католичество, должны оставаться въ православномъ въдомствъ. Православные епископы должны засъдать въ сенатъ, и мірскіе люди православной въры должны пользоваться наравит съ католиками одинакимъ правомъ вступать въ государственную службу. Наконецъ, Петръ требоваль установленія закона о наказаніи темь, которые начнуть делать препятствія къ отправленію православнаго богослуженія. Сеймъ, собравшійся въ Варшавъ и долженствовавшій по видамъ царя утвердить его требованія, сразу сталь подпадать подъ вліяніе враговъ Россіи, англійкаго и шведскаго посланниковъ, хот вшихъ вооружить поляковъ противъ Петра. Самъ Долгорукій увидёлъ тогда необходимость постараться, чтобъ этотъ сеймъ разошелся, не окончивъ своего дъла.

Послѣ прерванія аландскихъ трактатовъ, нѣсколько времени Англія своими дипломатическими интригами препятствовала примиренію Швеціи съ Россією. Она успѣла примирить со Швеціей прусскаго короля, гарантировавъ для него обладаніе Штетиномъ. Въ іюнѣ 1720 года, также по ходатайству Англіи, подписанъ былъ мирный договоръ Швеціи съ Данією. Опасеніе на счетъ согласія Петра съ планами Герца — низвергнуть короля Георга и возвести на его мѣсто претендента изъ дома Стюартовъ — заставило англійскаго короля смотрѣть на Петра, какъ на своего тайнаго врага, и въ 1720 году на балтійскихъ водахъ онять появился англійскій флотъ. Петръ не испугался этой эскадры, и въ виду ел снова готовился разорять шведскіе берега.

Въ это время въ Швеціи Ульрика Элеонора уступила престолъ своему супругу, герцогу гессенъ-кассельскому. Новый король прислалъ въ Петербургъ своего адъютанта Виртенберга извъстить

о своемъ вступленіи на престоль и изъявить надежду на будущій о своемъ вступлени на престоль и изъявить надежду на оудущи миръ и союзъ. Петръ показывалъ этому посланцу свое адмиралтейство и познакомилъ его со всёми приготовленіями къ предполагаемому новому походу русскихъ на Швецію. Въ августѣ царь выслалъ эскадру подъ начальствомъ князя Голицына, который счастливо привелъ въ Петербургъ четыре шведскихъ фрегата, взятыхъ въ плёнъ съ значительнымъ числомъ людей. Постоянный любитель всякихъ торжествъ, Петръ и по этому поводу устроилъ въ Петербургъ праздникъ, одарилъ щедро участвовавшихъ въ войнъ русскихъ моряковъ, и самому Голицыну далъ саблю, осыпанную брилліантами; потомъ царь отправиль въ Стокгольмъ своего генераль-адъютанта Румянцева съ предложеніемъ: размънять плънныхъ и заключить перемиріе на зимнее время. Шведскіе министры не сошлись въ этомъ съ Румянцевымъ, хотя и приняли его почтительно и радушно. Въ началъ 1721 года явился въ Иетербургъ французскій посланникъ Кампредонъ, бывшій до того времени посланникомъ въ Стокгольмъ. Онъ привезъ въ Россію предложеніе посредничества Франціи между Россією и Швецією. Царь согласился. Французскій посредникъ сначала попытался-было предлагать годичное перемиріе. Петръ сразу отвергъ это предложеніе, и сказалъ, что ни за что не отступить оть прежнихъ требованій, заявленныхъ при переговорахъ на Аландскихъ островахъ, а потому, если Швеція искренно хочетъ мира, то можеть, вмъсто кратковременнаго перемирія, постановить съ Россією полный въчный миръ. Петръ пональ, что перемиріе можеть быть полезно для Швеціи и вредно для Россіи: приготовиться къ новой войнъ противъ Россіи. Упорство Петра повело къ тому, что французскій посредникъ отказался отъ мысли о перемиріи; положено было прямо начать переговоры о миръ, но военныхъ дъйствій во время этихъ переговоровъ не прекращать. Петръ, чтобы понудить шведовъ къ податливости, отправиль генерала Ласси опустошать шведскіе берега Ботническаго залива. У русскихъ было до 5,000 регулярнаго войска и 360 казаковъ. Они взяли и сожгли шесть шведскихъ галеръ, 27 купеческихъ судовъ, гдъ нашли значительный запасъ оружія, овладъли оружейнымъ магазиномъ, разорили нъсколько кузницъ и мельницъ, разграбили и сожгли четыре города, несколько сотъ селеній и дворовъ.

Между тъмъ, въ виду возобновленныхъ переговоровъ со Швеціею, голштинскій герцогъ, черезъ своего посланника Штамкена, хлопоталъ о томъ, чтобъ Россія, при мирномъ договоръ, стояла

за его наследственныя права на шведскій престолъ. Петръ благосклонно отнесся къ домогательству голштинскаго герцога, пригласиль его въ Петербургъ и приняль очень радушно. Два обстоятельства: разореніе, причиненное русскими па шведскихъ берегахъ, и покровительство, оказываемое голштинскому герцогу, какъ претенденту на шведскій престоль, сділали шведовь уступчивіе. 30 августа 1721 года заключенъ былъ царскими послами окончательный Ништадтскій мирный договоръ, прекратившій долголетнюю Северную войну. Швеція уступила Россіи въ вечное владъніе Лифляндію, Эстляндію, острова Эзель, Даго и Мень, Ингерманландію, часть Кареліи и Выборгъ въ Финляндіи, а остальная Финляндія, завоеванная Россіей, возвращена была Швеціи. Съ своей стороны, Россія выплачивала два милліона ефимковъ по срокамъ, обязывалась не вмѣшиваться въ домашнія дѣла Шведскаго королевства и не помогать никому въ достижении наслъдственныхъ правъ, вопреки волъ чиновъ государства; всъ военноплѣнные освобождались безъ выкупа, кромѣ добровольно приняв-шихъ въ Россіи православную вѣру. Трактатъ подписанъ былъ съ русской стороны Брюсомъ и Остерманомъ, а съ шведской-графомъ Лиліенстедтомъ и барономъ Стремфельдомъ. Молодой герцогь голштинскій должень быль отказаться оть надежды получить шведскую корону при пособін Россін. Находясь въ то время въ Петербургъ, онъ долженъ былъ удовольствоваться доводами, сообщенными ему отъ имени царя Шафировымъ, о невозможности Петру вести далбе его дбло. Герцогъ долженъ быль участвовать во всеобщемъ торжествъ Россіи, поназывая удовольствіе по поводу окончанія пролитія крови какъ русской, такъ и шведской.

22 октября въ Петербургѣ въ соборной церкви Св. Троицы отправлялось торжество мира, окончившаго долголѣтнюю и тяжелую Сѣверную войну. Сначала прочитанъ былъ мирный трактатъ, потомъ архіенископъ псковскій изрекъ поученіе, вслѣдъ затѣмъ канцлеръ Головкипъ проговорилъ государю рѣчь, послѣ которой всѣ бывшіе туть сенаторы воскликнули: "виватъ, виватъ, Петръ Великій, отецъ отечествія, императоръ Всероссійскій!" Обильная пальба изъ петербургской крѣпости, адмиралтейства, судовъ, стрѣльба изъ ружей, производимая 23 полками, все возвѣщало всеобщую радость. Петръ говорилъ: "зѣло желаю, чтобъ нашъ весь народъ прямо узналъ, что Господъ прошедшею войною и заключеніемъ мира намъ сдѣлалъ. Надлежитъ Бога всею крѣпостью благодарить; однако, надѣясь на миръ, не ослабѣвать въ воинскомъ дѣлѣ, дабы съ нами не такъ сталось, какъ съ монархіею греческою. Надлежитъ трудиться о пользѣ и прибыткѣ

общемъ, который намъ Богъ кладетъ передъ очами какъ внутръ, такъ и во внъ, отчего облегченъ будетъ народъ". Торжественный праздничный объдъ устроенъ быль въ зданіи сената; къ объду приглашенныхъ было до тысячи персонъ. По окончаніи стола былъ балъ, продолжавшійся до ночи, а ночью фейерверкъ, изображавшій храмъ Януса, изъ котораго появился богъ Янусъ съ лавровымъ вѣнкомъ и масличною вѣтвью; изъ крѣпости дана была тысяча выстрѣловъ, и вся Нева иллюминована была потѣшными огнями. Царскій пиръ окончился въ три часа ночи "обношеніемъ всёхъ гостей преизряднымъ токайскимъ". Для простого народа устроены были два фонтана, изъ которыхъ лилось бѣлое и красное вино. Меншиковъ и два архіерея, отъ имени сената и синода, за всѣ попеченія и старанія о благополучіи государства, за то, что государь "изволилъ привести Всероссійское государство и народъ въ такую славу черезъ единое свое руковождение", просили царя принять титуль "Отца Отечества, Императора Всероссійскаго, Петра Великаго". Государь отрекался оть этой чести и приняль ее какъ бы по усиленному прошенію сенаторовъ. Вслѣдъ затьмъ отъ сената установлена была форма титула: "Божьею милостью, мы Петръ Первый, императоръ и самодержецъ Всероссійскій", а въ челобитныхъ: "всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій императоръ, самодержецъ Всероссійскій, отецъ отечествія, государь всемилостивѣйшій". Нѣсколько дней послѣ того продолжались веселыя празднества. Царь устроиль шумный маскерадь, на который приглашено было болже ияти соть особъ обоего пола. Самъ царь съ своей семьей участвоваль въ этомъ маскерадъ и былъ одътъ голландскимъ матросомъ-барабанщикомъ, а Екатерина была одъта голландскою крестьянкою съ корзиною въ рукъ. Ея придворныя дамы изображали нимфъ, пастушекъ, арапокъ, монахинь и шутихъ. Шутовской князь кесарь быль одётъ въ горностаевой мантіи и окруженъ служителями въ старорусской боярской одеждь, а его жена явилась въ красномъ, вышитомъ золотомъ, лътникъ, съ толпою женщинъ въ одеждъ старыхъ боя-рынь. Князь-папа былъ на этомъ маскерадъ со всъмъ своимъ всепьянъйшимъ соборомъ. Веселое многодневное празднество въ Петербургъ было прервано 4 ноября большимъ наводненіемъ Невы. Вода снесла мосты, опустопила съ корнемъ деревья въ садахъ, выбросила на сушу суда и шлюпки, затопила погреба и нанесла большіе убытки купцамъ. Наводненія повторялись потомъ нѣсколько разъ, но уже не были такъ сильны, какъ въ первый разъ. Неизвъстно, сколькимъ человъкамъ стоили жизни эти наводненія, но послъ нихъ при дворъ опять возобновились празднества, пиры, балы, концерты и великольпные разъезды по городу. Такъ было до самаго отъезда царя въ Москву.

По силь договора, всьхъ шведскихъ военноплыныхъ приказано препроводить какъ можно скорже въ военную коллегію, кром'в поступившихъ на царскую службу или принявшихъ православіе. Шведовъ, женившихся на русскихъ, но не принявшихъ православія, приказано было отпустить въ отечество безъ женъ, давши имъ однако срокъ на годъ или на два одуматься и возвратиться въ Россію 1). По всей Россіи приказано было праздновать торжество заключенія мира молебствіями. Въ ознаменованіе своей радости, 4 ноября императоръ высочайшимъ указомъ объявилъ генеральное прощеніе всёмъ осужденнымъ, а также сидящимъ въ тюрьмахъ за государственные долги; амнистія не простиралась только на осужденныхъ за неоднократные разбои. Всв каторжники, у которыхъ не были вырваны ноздри, могли опредъляться на службу и жить гдъ угодно въ Россін; прочіе оставались въ Сибири, но на свободѣ; тѣхъ, которые тайною канцелярією были сосланы въ дальніе города, приказано перевести въ ближайшіе. Поповъ и дьяконовъ, осужденныхъ по суздальскому дёлу, соприкосновенному къ процесу царевича Алексвя, велено поставить у церквей въ новопостроенныхъ городахъ. Раскольниковъ положено было оставить на прежнемъ основаніи, пока не обратятся въ православіе. Въ началъ декабря царь со всёмъ дворомъ отправился въ Москву, для чего велёно

<sup>1)</sup> Надобно замътить, что во все продолжение многольтней Съверной войны положеніе шведскихъ плінниковь было неограднымь. Русское правительство заботилось только о томъ, чтобъ ихъ держать построже, но не принимало никакихъ мъръ въ поддержанію ихъ существованія въ плену. По старымъ русскимъ понятіямъ, военнопленный быль рабомь того, кто его плениль. Русскіе такь и смотрели на шведскихъ планниковъ. Иные иланники уходили отъ господъ, женились на русскихъ женщинахъ; господа, поймавши ихъ, разлучали съ семьями: иныхъ за самовольный уходъ тащили къ суду, сажали въ тюрьмы, держали въ кандалахъ, морили голодомъ; иныхъ господа насильно врестили въ православную въру и женили на своихъ връпостныхъ. Много разъ подавались царю жалобы, но все безъ пользы. Между тёмъ, по сознанію самого царя, шведы были полезными людьми для Россіи. Многіе принимались за разныя рукодёлія и искусства: изъ нихъ били кузнеци, золотыхъ и серебряныхъ дёлъ мастера, саножники, портные, токари, столяры, дёлатели игральных карть, живописцы, музыканты; иные завели гостинницы, а некоторые, получившіе на родине образованіе, заводили въ Россіи школы и обучали дътей своих дединоземцевъ, — въ эти школы стали отдавать и русскіе своихъ дітей. Простие солдаты занимались черною работою Шведскіе плінники разсілны были по всей Россіи, но боліте всего было ихъ въ Сибири, гдв имъ вообще было лучше, благодаря добродушію Гагарина. Въ Сибири за нялись они, между прочимь, рудокопствомь, и посланный туда по рудокопнымь дыдамъ капитанъ Татищевъ доносилъ Петру, что безъ этихъ иноземцевъ горнозаводскія работы не могуть двигаться.

было заготовлять подводы по дорогѣ, а въ самой Москвѣ къ парскому прівзду построить трое тріумфальныхъ вороть: на Тверской, въ Китай-городв у Казанскаго собора, и на Мясницкой. Восемь дней шло празднество; устроено было катанье на саняхъ, на которыхъ поставлены были изображенія разныхъ морскихъ судовъ. Весь поевдъ начинался колесницею, на которой сидъль Бахусъ; за этою колесницею ъхали однъ за другими сани въ шутовской обстановет: тъ запряжены были медвъдями, другія—свиньями, третьи—собаками. Шутовской патріархъ сидълъ на подобіи трона и раздаваль направо и нальво благословенія, а передъ нимъ сидёль отецъ Силенъ на бочкв. Около колесницы патріарха бхали въ кардинальскихъ одеждахъ члены сумасброднъйшаго собора, сидя верхомъ на осъдланныхъ быкахъ, а за ними следоваль князь-кесарь въ комическомъ виде, представлявшій московскаго царя прежнихъ временъ. Самъ царь Петръ, одътый морякомъ, сидълъ на изображении двухпалубнаго фрегата, уставленнаго на саняхъ, запряженныхъ шестью лошадьми. За нимъ — 24 саней, связанныхъ однѣ съ другими, нагруженныя людьми, представляли огромную змёю. Далее вхала государыня въ одеждъ фрисландской крестьянки, въ сопровождении придворныхъ, разодетыхъ африканцами. Затемъ следовали сани за санями, на которыхъ поставлены были изображенія судовъ, и на нихъ сидъли вельможи и иностранные посланники, приглашенные гостьми на праздничное торжество. Всё были одёты въ маскерадное платье китайцами, персіянами, черкесами, индъйцами, сибирскими инородцами, турками и разными европейскими народами, всякаго званія и сословія. Весь этоть поёздъ отправился къ Меншикову — во дворецъ Лефорта, и гости прогуляли такъ цълую ночь. Послъ этого праздника недъли двъ сряду отправлялись подобныя гулянія. Кром'є царя, угощали гостей пирами, балами, маскерадами и фейерверками Меншиковъ и голштинскій герцогъ, ухаживавшій въ то время за дочерью царя. Всё дела остановились во время всеобщаго гулянія.

23 декабря сенать съ синодомъ порешили именовать царицу Екатерину—императрицею, а царскихъ дочерей цесаревнами.

## VI.

## Внутреннія событія послѣ Ништадтскаго мира.

Послѣ Ништадтскаго мира, Петръ послѣдніе годы своего царствованія занимался съ прежнею энергією дѣлами внутренняго устроенія. 5-го февраля 1722 года былъ изданъ новый законъ о престолонаслѣдіи, который, можно сказать, уничтожаль въ этомъ вопросѣ всякое значеніе родового права. Всякій царствующій государь, сообразно этому закону, могъ, по своему произволу, назначить себѣ преемника. "Кому оный хочетъ, тому и опредѣлитъ наслѣдство, и опредѣленному, видя какое непотребство, паки отмѣнитъ".

Почти одновременно (24-го января) изданъ былъ знаменитый указъ, заключавшій табель о рангахъ, послужившій основаніемъ новому порядку государственной службы. И здѣсь видно было желаніе поставить верховную царскую волю выше всякихъ правъ и предразсудковъ породы. Мъстничество давно уже уничтожилось; повышение личностей въ служебной лестнице оставалось на произволь власти. Новый указъ быль дальныйшимъ развитіемъ этого принципа. Петръ не уничтожалъ преимуществъ рожденія вовсе, но выше ихъ ставилъ достоинство государственной службы. Заслуги, оказанныя въ государственной службь, сообщали недворянину потомственное дворянское званіе. Всёмъ, считавшимся до того времени дворянами, вмѣнялось въ обязанность въ полуторагодичный срокъ доказать, когда и отъ кого пожалована имъ дворянская честь; тѣ, которые докажуть, что ихъ родъ пользовался дворянствомъ не менте ста лътъ, получали дворянскіе гербы. Герольдмейстеръ долженъ былъ вести списки дворянъ, по именамъ и чинамъ, и вносить въ эти списки ихъ дътей. Такимъ образомъ положено начало родословнымъ книгамъ и герольдіи. Царь предоставляль себъ право жаловать недворянь за службу дворянствомъ и лишать его за преступленіе. По закону 24-го января 1722 года, вся государственная служба раздёлялась на воинскую, статскую и придворную, и въ каждомъ такомъ разрядъ установлялась лъстница изъ 14-ти ступеней. Воинская служба раздѣлялась на 4 отдѣла: сухопутная — армейская, гвардейская, артиллерійская—и морская. Верховный чинъ или первый классъ для всей арміи, гвардіи и артиллеріи быль генераль-фельдмаршалъ, для морскихъ—генералъ-адмираль. Ко второму классу при-надлежали, какъ въ армейской, такъ и въ гвардейской службѣ, полные генералы отъ инфантеріи и отъ кавалеріи; въ артиллерійской службі тенераль-фельдцейхмейстерь, въ морской тадмиралы прочихъ флаговъ. Въ третьемъ классъ, въ арміи, гвардіи и артиллеріи, числились генераль-лейтенанты, генераль-кригскомисаръ и кавалеры св. Андрея, а въ морской -- вице-адмиралы. Въ четвертомъ, какъ въ арміи, такъ и въ артиллеріи-генералъмайоры; а въ гвардіи съ этого класса начинается преимущество надъ армією: армейскому генераль-майору равнялся гвардейскій полковникъ, въ морской службъ шаутбенахты и оберъ-цейгмейстеръ. Въ пятомъ армейские бригадиры, оберштеръ-кригскомисаръ, генералъ-провіантмейстеръ, въ артиллеріи полковникъ, въ гвардіи подполковникъ, а въ морской — капитаны, командиръ надъ портомъ кроншлотскимъ, и нъкоторыя хозяйственныя должности. Въ шестомъ: въ армін-полковники, въ гвардін-майоры, въ артиллерін — подполковники, въ морской — капитаны 1-го ранга. Въ седьмомъ: въ арміи-подполковники, генераль-аудиторы и нъкоторыя другія должности, въ гвардіи - капитаны, въ артиллеріи -майоры, въ морской - капитаны 2-го ранга. Въ восьмомъ: въ армін — майоры, генеральскіе адъютанты; въ гвардін — капитанълейтенанты, въ артиллеріи-инженеръ-майоры, въ морской-канитаны 3-го ранга. Въ девятомъ: въ арміи - капитаны, въ гвардіи — лейтепанты, въ артиллеріи и въ морской — капитанъ-лейтенанты. Въ десятомъ: въ арміи-капитанъ-лейтенанты, въ гвардіи — унтеръ-лейтенанты, въ артиллеріи и въ морской — лейтенанты. Одиннадцатаго класса не было, исключая для морской службы — секретари корабельные. Двънадцатаго: въ арміи — лейтенанты, въ гвардіи - фендрики, въ артиллеріи - унтеръ-лейтенанты, въ морской - унтеръ-лейтенанты и шкиперы 1-го ранга. Тринадцатаго: въ арміи — унтеръ-лейтенанты, въ артиллеріи — штыкъ-юнкеры, въ гвардіи и въ морской не было этого класса. Наконецъ, четырнадцатаго: въ арміи—фендрики, въ артиллеріи—инженеръфендрики, въ морской — шкиперы 2-го ранга и констапели. Въ статской службь: 1-го класса быль одинь только канцлерь, 2-годъйствительные тайные совътники, 3-го — генералъ-прокуроръ, 4-го президенты коллегій и тайные советники. Затемь остальные классы, за исключеніемъ 11-го, котораго вовсе не было, выражали разныя должности гражданской служебной дѣятельности, и въ этомъ отношеніи табель Петра имѣла нѣсколько другой смыслъ, чемъ та, которая удержалась до нашего времени, и представляеть сходство съ современною только по принадлежности должностей, размъщенныхъ въ ихъ достоинствъ по лъстницъ классовъ. Придворныя должности, начиная со 2-го класса, къ которому принадлежаль оберь-маршаль, шли также на 14 степеней, но, за

исключеніемъ 10-го и 13-го, выражали собой придворныя обязанности, въ иныхъ случаяхъ постоянныя, какъ, напримъръ, тайный кабинеть-секретарь, лейбъ-медикусь, въ другихъ-относившіяся только къ придворнымъ церемоніямъ, наприм'єръ, оберъ-шенкъ, камергеры. "Рангъ" при Петрѣ означалъ право на из-вѣстную почесть, и всякій, кто самовольно займетъ мѣсто, дающее ему право на почесть выше его ранга, подвергался вычету двухъмъсячнаго жалованья, или же уплать той суммы, которая равнялась жалованью, получаемому другими, равными ему по рангу лицами. "Сіе осмотръніе каждаго ранга не въ такихъ оказіяхъ требуется, когда нъкоторые яко добрые друзья и сосъди съъдутся или при публичныхъ ассамблеяхъ, но токмо въ церквахъ при службь божьей, при дворовыхъ церемоніяхъ, при аудіенціяхъ пословъ, въ торжественныхъ столахъ, въ чиновныхъ съёздахъ, при бракахъ, погребеніяхъ и тому подобное". Такъ поясняль значеніе ранговъ государевъ указъ. И женскій поль пользовался подобнымъ отличіемь по рангамь. Замужнія женщины считались въ рангахъ сообразно своимъ мужьямъ, а дѣвицы сообразно своимъ отцамъ, но между замужними и дъвидами устанавливалось отношение, дававшее преимущество первыхъ предъ последними. Напримеръ, девицы, дочери отцовъ 1-го ранга, до своего замужества, считались выше тёхъ замужнихъ, которыхъ мужья состояли въ 5-мъ рангъ, дочери отцовъ 2-го ранга считались выше женъ чиновниковъ 6-го ранга. У фискаловъ теперь явилась новая обязанность - наблюдать, чтобы всв пользовались почетомъ сообразно своему рангу и не присвоивали себъ высшаго почета. Въ статской службъ потомственное дворянство давали первые 8 классовъ, а въ военной — всѣ (штабъ и оберъ) офицерскіе чины.

Каждый должень быль имёть свой уборь, ливрею для служителей и экипажь сообразно своему рангу. "Понеже знатность и достоинство какой особы часто умаляется, когда уборь и прочій поступовь чёмь не сходствуеть".

Этотъ новый законъ установлялъ порядокъ должностей, но предоставлениемъ разныхъ почетовъ по чинамъ вводилъ въ общественную жизнь пустое чванство и самопредпочтение, тѣмъ болѣе достойное порицания, когда, по общечеловѣческой слабости, чины не всегда могли достигаться по достоинству и заслугамъ, а часто могли добиваться въ силу связей, пролазничества и низкопоклонства младшихъ передъ старшими.

Такъ какъ Петръ желалъ поставить государственную службу выше предразсудковъ породы, то и другія, послѣдовавшія затѣмъ, узаконенія Петра носили тотъ же характеръ. 27-го апрѣля 1722 г.

состоялся указъ о цехахъ, приводившій въ порядокъ ремесленныхъ людей. Законъ этотъ заимствованъ, какъ и всъ учрежденія и нововведенія Петра, изъ чужеземныхъ образцовъ. Ремесло или занятіе собирало всёхъ, занимающихся имъ, въ одну корпорацію, называемую цехомъ (польское слово, съ нёмецкаго Zunft). Всё могли свободно вступать въ цехъ; не запрещалось это и кръпостнымъ. Цехи находились подъ управленіемъ выборныхъ альдермановъ или старшинъ изъ настоящихъ мастеровъ. Всякъ, занимавшійся какимъ-нибудь мастерствомъ, должень быль являться къ альдерману, подвергнуться отъ него испытанію и получать свидътельство на званіе мастера. Только мастерамъ, получившимъ такія свид'єтельства, дозволялось выпускать въ продажу свои произведенія съ наложеніемъ своего клейма. За продажу безъ наложенія клейма брались большіе штрафы, а старшина за неправильную выдачу свидѣтельства или за неправильное клейменіе, послѣ двукратнаго штрафа, подвергался ссылкѣ на галеры. Старшина имълъ право приказывать вновь передълывать представляемое ему для одобренія произведеніе мастера, или же уничто-жать его вовсе, когда находилъ негоднымъ. Въ цехи принимались и иностранцы, но тъ изъ нихъ, которые приняли православную въру, лишались права отъезда за границу.

Царь ограничиваль до нёкоторой степени произволь старёйшихъ надъ меньшими, родителей надъ дётыми и владёльцевъ
падъ рабами. Узнавши, что родители принуждають къ браку
своихъ дётей, а господа — рабовъ, онъ (5-го января 1724 года)
постановиль, чтобы передъ вёнчаніемъ родители и господа встунающихъ въ бракъ давали присягу, что они не неволять къ
браку, первые — дётей, а послёдніе — рабовъ. Царю стало извёстно, что сыновья помёщиковъ дёлались ихъ наслёдниками по
правамъ рожденія, хотя бы по своимъ умственнымъ качествамъ
представляли полную песпособность пользоваться родительскимъ
достояніемъ. Несмотря на глупость такихъ богатыхъ людей, многіе, ради ихъ богатства, отдавали за нихъ дочерей; глупцы расточали свое богатство и управляли жестоко своими подданными.
Царь приказалъ всёмъ, у кого есть такіе "дураки" въ семьё,
подавать о нихъ свёденія въ сенатъ. Сенатъ обязанъ былъ ихъ
свидётельствовать, и если находилъ негодными ни къ ученію,
ни къ службъ, то запрещалъ жениться, а дёвицамъ выходить
замужъ, самыхъ же "дураковъ и дуръ" отдавать ближнимъ родственникамъ для проворыленія.

Для устройства быта сельскаго сословія, въ этотъ періодъ Петровой дѣятельности не видимъ ничего важнаго. На крестьянъ смотрѣли какъ на рабочую силу, годную государству для снабженія войска рекрутами и для содержанія размѣщенныхъ по имперіи войскъ; съ послѣднею цѣлью и была учреждена ревизія и подушная подать. Установилась паспортная система (указомъ 26 іюня 1724 года). Крестьяне могли брать отпуски для своего прокормленія за рукою помѣщика или приказчика только въ своемъ уѣздѣ и не далѣе 30 верстъ; если же отлучались въ другой уѣздъ, то должны были отъ земскаго комисара брать видъ вмѣстѣ за подписью начальника полка, постоянно квартировавшаго въ томъ уѣздѣ, или отъ офицера, которому начальство этого полка поручало такія дѣла.

Съ учрежденіемъ сивода явился рядъ замѣчательныхъ узаконеній по устройству церкви.

Указомъ отъ 22 февраля 1722 года священническія убылыя мъста вельно замъщать по выбору прихожанъ, а кандидатовъ представлять архіереямъ. Последніе должны были давать ставленникамъ книжицы о въръ и христіанскомъ законъ, а передъ посвященіемъ заставлять ихъ проклинать всв раскольничьи секты и согласія, и давать присягу, что они не будуть укрывать такихъ раскольниковъ, которые обнаружатъ свое отщепенство отъ въры удаленіемъ отъ испов'єди в св. причащенія. Обыкновенно ставились на священническія м'єста діти духовныхь, но 4 апріля 1722 г. синодомъ указано всёхъ дётей церковно-и священно-служителей, если они не будуть ходить въ школы; записывать въ окладъ наравнъ съ прочими кръпостными крестьянами того села, гдъ они жили. Въ старину было принято, что вдовые попы и дьяконы не могли оставаться на приходахъ, но шли непремънно въ монахи; царь (указъ 30 апрёля 1724 года) побуждаль тёхъ изъ нихъ, которые сами учились въ школахъ, вступать во вторичный бракъ и быть учителями духовныхъ училищъ. Священники обязаны были надзирать, чтобъ ихъ прихожане посёщали церкви въ воскресные дни, въ дванадесятые праздники, въ дни рожденія и имянинъ государя и государыни, въ день полтавской побъды и въ новый годъ 1 января. Съ этого времени священникъ дълался слугою государственной власти и должень быль ставить интересы ся выше церковныхъ правилъ. Указомъ 17 мая 1722 года вмёнено въ обязанность всёмъ духовнымъ отцамъ доносить о тёхъ лицахъ, которыя на исповёди сознаются, что они имёли влой умысель противь государя. Тѣ, на кого нослёдоваль такой доносъ, отсылались въ тайную канцелярію, но и доносителей требовали туда же, только подъ "честнымъ арестомъ". Кто отступалъ отъ православія или дітей своихъ крестиль въ иную вітру, тотъ

отъ синода подвергался увъщанію, если же увъщанія не дъйствовали, то отдавался суду сената, а сенать предаваль его вол'ь государя. Еще прежде вельно было упразднить всь домашнія церкви, но въ 1722 г. дозволено было престарълымъ персонамъ имъть въ домахъ церкви, однако не иначе какъ съ особаго синодальнаго позволенія и съ тёмъ, что послё смерти этихъ особь антиминсы будуть взяты въ синодъ и самыя церкви уничтожатся. Петру не нравилось, что въ Россіи много церквей, особенно ихъ изобиліемъ славилась Москва; и онъ приказаль тамъ переписать ихъ, обозначить время ихъ основанія, показать число дворовь, состоявшихъ въ каждомъ приходь, и разстояніе одной церкви оть другой, а затымь всь лишнія церкви упразднить. Постановлено было, чтобы вообще въ приходъ было отъ двухсоть до трехъ соть дворовъ, и гдъ было только двъсти дворовъ, тамъ полагался одинъ священникъ, а гдъ было дворовъ более — тамъ два священника. Указъ 30 апреля 1722 года запрещалъ строить церкви во имя иконъ Богородицы, напримъръ, Владимірской, Казанской и т. п.; можно было основывать храмы Богородицы только въ честь какого-нибудь богородичнаго праздника, напримъръ, Благовъщенія, Рождества и т. д. Пзданы были разныя правила о благочиніи въ храмахъ. Издавна по обычаю благочестивые люди приносили въ церковь собственныя иконы и тамъ молились передъ ними. 31 января 1723 года синодъ запретилъ такой приносъ въ церковь домашнихъ иконъ, и вельль всь находившіяся уже въ церквахъ возвратить хозяевамъ. Запрещепо также привъшивать разныя вещи къ образамъ въ церквахъ, какъ-то: монеты и т. н., а гдъ такія вещи найдутся, то слёдовало продать ихъ, и вырученныя за нихъ деньги употребить на покупку чистой ишеничной муки для просфоръ и на церковное вино; но если въ числъ привъсокъ пайдутся старыя монеты и разныя старинныя вещи, то доставлять ихъ въ синодъ. Богатые люди держались обычая приглашать духовенство служить въ своихъ домахъ вечерни и заутрени. И этотъ обычай Петръ велёлъ синоду запретить, находя, что онъ происходилъ отъ суевърія и тщеславія богатыхъ, которые "хотятъ разниться отъ прочей христіанской братін". 29 іюля 1723 года синодъ указаль во время богослуженія въ церквахъ сборъ подаяній собирать въ два кошелька: въ одинъ-на церковныя нужды, а въ другой — на содержание больных и неимущих въ госпиталяхъ 1).

<sup>\*)</sup> На госпитали отдавались, сверхъ того, имущества духовныхъ особъ, осужденныхъ по дъламъ тайной канцелярів; туда же обращалась и выручка съ проданнаго имущества осужденныхъ раскольниковъ.

Духовные часто вели себя неприлично: неблагочинно отправляли богослуженіе, напивались пьяными до того, что валялись по улицамъ, сошедшись гдъ-нибудь на объдъ или поминкахъ, ссорились между собою по мужичьи, таскались по кабакамъ въ безобразномъ видъ и показывали свою храбрость въ кулачныхъ бояхъ. Все это строго воспрещалось. Царь зам'втилъ (18 апръля 1724 года) синоду, что русскіе всю надежду кладуть на церковное пеніе, пость, поклоны и на приношеніе въ церковь свъчъ, ладона и проч. Опъ приказалъ написать книгу, гдъ бы изъяснялось различіе между непремённымъ закономъ Божіимъ и темъ, что составляетъ преданія отеческія и что учреждено только для обряда. Написать эту книгу слёдовало двоякимъ способомъ: для поселянъ и для горожанъ. Царь хотёлъ ознакомить русскихъ съ другими вероисповеданіями и иными верами, и приказаль въ началь 1723 г. перевести лютеранскій и кальвинскій катехизисы на русскій языкъ. Въ то же время прилагалось стараніе о размноженіи православныхъ. Пповёрцевъ казанской губернін, изъявившихъ желаніе креститься, не велёно брать въ солдаты. Въ 1724 году сибирскій архіерей доносиль, что въ Сибири новокрещенныхъ татаръ отдали въ холопство; царь приказалъ немедленно ихъ объявить свободными, а сибирскому губернатору, вмёстё съ тобольскимъ архіереемъ, — учинить розыскъ о томъ, кто этихъ татаръ обратилъ въ неволю. Октября 10-го 1723 года состоялся важный указь, сохранившій свою силу п до настоящаго времени: не погребать умершихъ при церквахъ, а погребать ихъ только на кладбищахъ или въ монастыряхъ.

Въ теченіи 1722 и 1723 годовъ давались распоряженія о монастыряхъ, служившія какъ бы предварительными узаконеніями къ полному преобразованію иноческаго чина, предпринятому позже. Запрещено было заводить новые скиты и монастыри. Запрещалось постригать военныхъ людей безъ увольненія ихъ пачальства, крѣпостныхъ безъ отпускного письма ихъ господъ, лицъ, состоящихъ въ брачномъ союзѣ, когда другое лицо еще находилось въ живыхъ, дѣтей — безъ воли родителей, или по обѣщанію, данному заранѣе родителями посвятить дѣтей своихъ въ иноческій чинъ, наконецъ, вообще всѣхъ недостигшихъ тридцатилѣтняго возраста. Женскіе монастыри становились совершенно ни для кого непроницаемыми заведеніями. Въ нѣкоторыхъ женскихъ монастыряхъ были св. мощи и чудотворныя иконы, привлекавшія туда народныя толпы: теперь приказано было помѣщать ихъ въ церквахъ, построенныхъ на монастырскихъ воротахъ съ крыльцами, выходящими за предѣлы монастырской ограды. Богомольцы ли-

meны были, такимъ образомъ, всякаго предлога вступать во внутренность женскаго монастыря.

Новыя подробныя правила о монастыряхъ были начертаны 31 января 1724 г. За основу взято такое положение: въ древности монастыри насыщались не чужими трудами, а собственными, но потомъ ленивые монахи и ханжи стали ложно толковать слова Христовы. Иные изъ нихъ поддёлались къ греческимъ императорамъ, а болъе всего къ ихъ женамъ, и стали заводить монастыри не въ пустыняхъ, а въ многолюдныхъ городахъ, и много имъній перешло въ ихъруки. На Руси дълалось то же. Но у насъ климать не позволяеть оставаться безь труда, и монастырей нельзя содержать такъ, какъ въ теплыхъ краяхъ. Въ настоящее время большая часть монаховъ тунеядцы и только по наружности какъ будто хотять угождать только Богу, отрекаясь оть міра; на самомъ же дълъ они уходять въ монастыри ради добраго и привольнаго житья. Большая часть монаховъ-изъ поселянъ, которые, постригаясь въ монашество, избъгали тройныхъ повинностей: государству, пом'вщику и своему дому, и находили въ монастыръ все готовое. Они бъжали отъ труда, чтобъ даромъ хлъбъ ъсть. Но монашество нельзя уничтожить: во 1-хъ, для удовлетворенія совъсти желающихъ монашескаго житья; во 2-хъ, ради посвященія архіереевъ, потому что давно уже вошло въ обычай, чтобъ архіерен были изъ монаховъ, хотя 300 лётъ после Христа и не такъ было. Съ такимъ основнымъ взглядомъ на иночество положено росписать по монастырямъ отставныхъ солдатъ и всякихъ убогихъ, не могущихъ работать; монахи должны имъ служить, а тъмъ изъ монаховъ, которые окажутся лишними за числомъ служащихъ, отвести монастырскія земли для обработки. Въ женскихъ монастыряхъ вельно воспитывать подкидышей или сироть, остающихся безъ призрѣнія — мужского пола до 7 лѣтъ, послѣ чего отдавать въ школы, а дѣвочекъ оставлять въ мона-стыряхъ и тамъ обучать грамотѣ и разнаго рода рукодѣльямъ, сдёлавъ, однако, для мальчиковъ и дёвочекъ особыя помёщенія съ особыми ходами.

Съ цълью подготовки изъ монашескаго званія архіереевъ, предположено устроить въ Петербургъ и въ Москвъ семинаріи, гдъ могли они сначала обучаться, а потомъ заниматься обученіемъ другихъ до 30 лътъ своего возраста. Затъмъ желающіе могли вступать въ Невскій монастырь на испытаніе, а черезъ три года быть пострижены. Постриженные должны были находиться тамъ въ видъ упражненія, проповъдывать въ Невскомъ монастырь и въ соборныхъ церквахъ и переводить книги. Каждый

день они должны были находиться четыре часа въ библіотекѣ, для изученія учителей церкви. Они жили подъ начальствомъ архимандрита и директора, съ лучшимъ содержаніемъ противъ обыкновенныхъ монаховъ, а за дурное поведеніе отсылались въ простые монастыри, въ больничные служители. Изъ этихъ-то привилегированныхъ иноковъ выбирали архіереевъ и архимандритовъ, но не иначе, какъ съ утвержденіемъ государя по синодскому докладу. Для завѣдыванія монастырями и ихъ имѣніями въ 1724 году 18 сентября учреждена была камеръ-контора, которая обязана была дѣлать раскладку, сколько въ каждомъ монастырѣ можно было содержать нищихъ, сиротъ и монаховъ. Монастырскіе доходы положено было раздѣлить на 5 частей: одна часть предназначалась мопастырскимъ чиновнымъ людямъ; двѣ—на церковныя потребности и на починки; третья раздѣлялась на 3 части—двѣ трети шло на больницу, одна треть прислуживавшимъ монахамъ; затѣмъ четвертая часть доходовъ — на содержаніе постелей, бѣлья и больныхъ, а пятая — на престарѣлыхъ, сиротъ и младенцевъ.

Петръ, съ обычною своею жестокостью, и теперь продолжалъ вести борьбу со множествомъ суевърій, укоренившихся издавна подъ покровомъ святости. Въ 1722 году, за распространеніе всякаго новаго суевърія или вымышленнаго чуда, государь вельль ссылать въ въчную каторжную работу, съ вырваніемъ ноздрей. 17-го мая того же года было вмёнено въ обязанность священникамъ доносить о томъ, кто у нихъ сознался на исповъди, что вымыслиль чудо, принятое народомь за истину. Въ указъ 11-го іюля того же года, синодъ обличаль глубоко укоренившееся въ русскомъ благочестів митніе, что страданія пріятны Богу. Это ученіе, какъ извъстно, поддерживало въ народъ ревность къ расколу, и по этому-то поводу, главнымъ образомъ, синодъ счелъ нужнымъ опубликовать свое увъщаніе, въ которомъ объясняль, что, по слову Христа, страданія могуть быть пріятны Богу только тогда, когда совершаются правды ради, т.-е. за догматы и законъ божій, но "таковаго правды ради гоненія въ россійскомъ государствѣ онасатися не подобаетъ". Синодальный указъ замѣчаль, что являются люди, считающіе богоугоднымь діломь злословить власти и славиться своимъ мнимымъ мужествомъ. Указывался на свежій тогда примерь монаха Варлаама Левина съ его товарищами. Левинъ былъ полуумный изувѣръ, страдавшій меланхоліей и падучею болѣзнью. Онъ служилъ прежде въ военной службь, потомъ шатался странникомъ; признаннымъ раскольникомъ онъ не былъ, но отличался некоторыми старообрядческими чертами благочестія. Онъ постригся на своей родинѣ въ Пензѣ, а потомъ, изъ желанія пострадать за правду, вышель на площадь въ Пензѣ и всенародно кричалъ, что Петръ антихристъ и скоро начнетъ налагать на всѣхъ клейма между указательнымъ и большимъ пальцемъ руки, а послѣ того послѣдуетъ преставленіе свѣта. Несчастнаго сумасброда, по доносу одного изъ посадскихъ, потащили въ тайную канцелярію, привлекли къ его дѣлу нѣсколькихъ поповъ, бывшихъ его духовными отцами, и въ томъ числѣ духовника князя Александра Даниловича Меншикова, Никифора Лебедку. Обвиняемыхъ предали жестокимъ пыткамъ и въ іюлѣ 1722 года приговорили къ смертной казни.

Мысль о богоугодности страданія не искоренялась въ рус-скомъ народѣ отъ синодскихъ увѣщаній, напротивъ, чудовищно проявлялась множествомъ случаевъ добровольнаго сожженія рас-кольниковъ, застигнутыхъ преслѣдованіемъ правительственныхъ властей. Такихъ примъровъ въ тъ времена было очень много, а особенно въ Сибири и они темъ более располагали Петра къ суровымъ мѣрамъ противъ раскола, въ которомъ онъ видѣлъ выраженіе народнаго противодѣйствія своимъ намѣреніямъ. Правительство не хотело знать раскольнического крещенія и обращающіеся изъ раскола въ православіе, хотя бы они были крещены, но отъ простого мужика, а не отъ духовнаго лица, вновь подвергались обряду крещенія. Крестить детей у раскольниковъ приказано не вначе, какъ православнымъ обычаемъ. При совершеніи браковъ раскольниковъ съ православными, съ первыхъ прежде брали объщаніе подъ присягою объ отреченіи отъ раскола, а если женатые заявляли себя уже состоящими въ раскольничьемъ бракъ, то ихъ допрашивали, кто ихъ вѣнчалъ, и въ случаѣ запирательства брали въ розыскъ. Кромѣ двойного оклада въ казну, раскольники обязаны были еще платить приходскому священнику по гривнѣ съ души, да, сверхъ того, по гривнѣ отъ рожденія, по гривнѣ отъ брака и по гривнѣ отъ погребенія, хотя бы по нежеланію раскольниковъ не были надъ ними исполняемы эти обряды; раскольниками государь приказаль считать не только тёхъ, которые откровенно объявляли себя состоящими въ расколѣ, но записывать въ число раскольниковъ и техъ, которые, посещая церкви и не уклоняясь отъ исповеди и причащения, клали па себъ двухперстное врестное знаменіе. Обвиненные по суду раскольники наказывались ссылкою въ каторжныя работы въ Рогервикъ. За то самый заклятый раскольникъ, принимая православіе, освобождался отъ двойного оклада и отъ всякихъ поборовъ, взимаемыхъ съ раскольниковъ, хотя бы за нимъ числились этого рода недоимки за многіе годы. Синодъ преследовалъ раскольничью литературу, и октября 15-го 1724 года указалъ раскольничьи книги и тетради доставлять духовнымъ властямъ, которыя въ свою очередь должны отсылать ихъ въ синодъ.

Въ 1722 году опять повторилось преследование бородъ. Все бородачи должны были посить особый зипунь, со стоячимь клеенымъ козыремъ, или однорядку съ лежачимъ ожерельемъ. Раскольники, для отличія оть обыкновенныхъ бородачей, должны были носить козырь красный. За бороду следовало платить 50 рублей. Если кто придетъ въ судебное мъсто съ бородою, не въ указномъ платъв, отъ того не принимали челобитныхъ и тотчасъ съ него взимался штрафъ 50 рублей, хотя бы онъ уже заплатиль прежнюю годовую плату. Всякій, увидавши бородача не въ указномъ платъв, могъ задержать его и вести къ коменданту или воеводъ для взятія съ него штрафа, изъ котораго половина давалась приводившему бородача. Только пашенные крестьяне не преследовались за бороды, когда не занимались постоянно промыслами. Если бородачу нечёмь было заплатить штрафъ, виновнаго ссылали на работу въ Рогервикъ (Балтійскій порть), а сибиряковъ на сибирскіе заводы, но сосланный отпускался на свободу, какъ скоро давалъ подписку, что обрветь бороду и впередъ не будетъ носить ее. Нъкоторые, съ намъреніемъ избъгнуть пени, назначенной за ношеніе бороды, подръзывали себъ бороды, но не обривали совершенно (указъ 12-го іюня 1722 года). Однако, этою уловкою не провели государя. Такихъ велёно считать за бородачей и одъваться имъ въ указное платье, а караульнымъ урядникамъ и солдатамъ приказывалось ловить ихъ и представлять начальству въ губернін и провинцін; фискаламъ велвно наблюдать за ними. Въ іюнв 1723 года оказалось множество бородачей изъ купеческаго и м'ыщанскаго званія, сид'ышихъ подъ карауломъ, потому что по бъдпости они не могли заплатить требуемаго штрафа. Царь велёль имъ всёмъ выбрить бороды и освободить на поруки. Въ 1724 году, для отличія бородачей, придумали обязать ихъ носить мёдные знаки, а женамъ опашни и шапки съ старинными рогами.

Не ослабъвали въ послъдніе годы царствованія Петра его заботы о народномъ образованіи. Въ 1724 году, въ инструкціи, данной магистратамъ, этимъ городскимъ учрежденіямъ вмѣнено въ обязанность учить читать, писать и считать, дѣтей не только зажиточныхъ, но и бъдныхъ родителей и съ этою цѣлью устроить при городскихъ церквахъ школы. Но это оставалось только въ

предположеніи. Школъ не заводили. Въ Голландію были посланы, для изученія архитектуры, нѣсколько молодыхъ людей. Осенью 1724 года, по ихъ донесенію, что имъ нечего было дёлать, вельно было собрать ихъ вмёстё и учить разведенію, содержанію и украшенію огородовъ, а по мёрё надобности и желёзному дълу. Послъ поъздки Петра въ Парижъ и знакомства съ французскими учеными, у него родилась мысль составлять ученыя описанія, касающіяся своего отечества, и онъ разослаль учениковъ петербургской морской академіи по губерніямъ, для составленія географическихъ картъ, а губернаторамъ и воеводамъ предписаль надзирать за ними, и оконченныя работы присылать въ сенатъ и камеръ-коллегію. Илоды этого дела вышли въ светъ уже послѣ кончины императора, когда былъ изданъ первый русскій атласъ. Двухъ навигаторовъ, Евреинова и Лужина, царь отправиль въ отдаленныя мѣста Сибири, между прочимъ для рѣшенія вопроса: соединяется ли Америка съ Азіей. При содъй-ствіи одного изъ поселившихся въ Сибири шведскаго плъннаго, голландца Буша, эти царскіе посланные посътили Камчатку, Охотскъ и плавали между Курильскими островами, но вопроса о соединеніи Америки съ Азіей они не рішили, и Петръ, незадолго до своей кончины, отправиль съ этою же цёлью другую экспедицію — знаменитаго Беринга, совершившаго свое путешествіе чрезъ проливъ, оставшійся въ географіи подъ его именемъ, и вернувшагося изъ своего путешествія уже при преемникахъ Петра. Петръ въ это же время отправиль въ Сибирь доктора Мессершмита "для изысканія всякихъ "раритетовъ", вещей, звѣрей, травъ, рудъ и прочее". Этотъ ученый нѣмецъ не зналъ ни слова по русски, объяснялся только черезъ переводчика и потому встрѣчалъ большія затрудненія. "Кого ни спрошу", доносиль онъ, "всякъ отговаривается невѣдѣніемъ". Тѣмъ не менѣе этотъ путешественникъ нашелъ "удивительнаго звѣря":—мамонтову голову, два рога, часть его зуба и кость ноги, и привезъ въ Петербургъ, со многими естественными достопримъчательностями, монгольскія, тунгузскія и китайскія рукописи.

Петръ давно уже сознавалъ необходимость переводовъ съ инострапныхъ языковъ книгъ, касавшихся разныхъ наукъ и искусствъ, нерѣдко повѣрялъ эти переводы духовнымъ лицамъ, получившимъ воспитаніе въ кіевской коллегіи. Но оказалось, что иные изъ нихъ брались за переводъ, не зная или языка, съ котораго переводили, или самаго художества, о которомъ шла рѣчь; царь приказывалъ такихъ переводчиковъ отдавать учить либо языку, либо художеству, смотря по тому, въ чемт

переводчикъ оказывался слабъ. Изъ замѣчательныхъ переводовъ, появившихся въ концъ царствованія Петра, слъдуеть упомянуть: "Введеніе во всеобщую исторію Самуила Пуффендорфа", переведенное съ латинскаго Гавріиломъ Бужинскимъ. Темъ же Бужинскимъ переведено сочинение "Theatrum historicum", подъ названіемъ "Өеатронъ, или Позоръ историческій". Сочиненіе это въ подлинникъ написано были въ протестантскомъ духъ, и потому переведено на русскій языкь сь нікоторыми замівчаніями. Еще прежде, въ 1719 году, въ молодой русской литературъ явился переводъ церковныхъ лътописей Баронія, съ католическимъ направленіемъ. По царскому повельнію переведена была въ 1723 году и напечатана: "Исторія о разореніи Іерусалима Титомъ и о взятіи Константинополя турками". Кантемиромъ составлена была книга: "Система или состояніе магометанской религіи", а для руководства въ математико-навигацкихъ школахъ переведены были съ голландского языка "горизонтальныя свверныя и южныя широты". Болье важное значение имъль для современниковъ переводъ съ написанной по итальянски рагузинскимъ архимандритомъ Мавро Урбиномъ: "Исторіографіи початіе имене, славѣ и расширенія народа славянскаго". Переводъ этотъ, какъ думають, сделань быль Саввою Владиславичемъ Рагузинскимъ. Съ польскаго языка переведено было собраніе образцовъ древняго краснорвчія, подъ названіемъ "Апофегмата". Одною изъ характеристическихъ особенностей тогдашней литературы были календари или мъсяцесловы, въ которыхъ, кромъ астрономическихъ сведеній, были известныя астрологическія бредни, которымь въ ть времена върили. Заботясь о введеніи между русскими пріемовъ европейскаго обращенія, Петръ приказаль въ 1719, а потомъ въ 1723 году, напечатать книгу: "Юности честное зерцало, или показаніе житейскаго хожденія". Это быль переводный сборникъ разныхъ правилъ о благопристойности въ обращении съ людьми.

16 февраля 1722 года государь повториль прежнее предписаніе о собраніи и доставкі вы столиду старыхы русскихы лібтописей и хронографовы. Только на этоты разы царь обращался уже не кы світскимы властямы какы прежде, а кы духовнымы, и приказывалы посылать уже не списки, а самые оригиналы, не вы сенаты, но вы синоды, и тамы переписать ихы. По окончаніи шведской войны, государю пришла мыслы составить ея историческое описаніе, не безы того, что Петромы руководило самолюбивое желаніе увіковічны вы потомстві славу своихы діяній. Самы государы каждую субботу посвящалы утро этому діялу,

вписывая въ хронологическомъ порядкъ извъстія о сраженіяхъ, нобъдахъ и потеряхъ русскихъ войскъ и о разныхъ внутреннихъ учрежденіяхъ, начатыхъ въ его царствованіе. Въ 1723 году государь поручилъ веденіе этого дѣла барону Гюйссену, изъявляя желаніе, чтобъ "исторія эта при жизни государя въ совершеніе пришла". Тѣмъ же занимались Шафировъ и Өеофанъ Прокоповичъ, обращая вниманіе, по волѣ Петра, преимущественно на войну со Швеціей. Театра Петръ не любилъ, хотя и не преслѣдовалъ его, зная, что его допускаютъ и покровительствуютъ въ европейскихъ государствахъ. Театръ при Петрѣ существовалъ въ Москвъ въ самомъ жалкомъ видѣ. Изъ переводныхъ драматическихъ произведеній того времени указать можно на переводъ донъ-Жуана съ польской передѣлки и на переводъ Мольеровой комедіи "Les précieuses ridicules", названной по-русски "Драгія смѣяныя". Оба плохи. Но Петръ, равнодушный къ театру, любилъ всякія торжества, празднества и восхваленія собственныхъ подвиговъ. Отъ этого въ его царствованіе печатались разныя слова, поздравительныя рѣчи и пѣснословія, прославлявшія подвиги великаго государя.

Указомъ января 27-го 1724 года повельно устроить академію наукъ, "гдѣ бы учились языкамъ, наукамъ и знатнымъ художествамъ". Академія предполагалась такимъ заведеніемъ, гдѣ бы ученые люди публично обучали молодыхъ людей наукамъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ воспитывали бы особо при себѣ съ тѣмъ, чтобы тѣ, въ свою очередь, могли обучать молодыхъ людей первымъ основамъ знаній, стараясь, чтобъ отъ этого им'вли пользу вольныя художества и мануфактуры. Академія раздёлялась на три класса. Въ первомъ преподавали бы 4 персони: одна математику, другая—астрономію, географію и навигацію, третья и четвертая—механику. Второй классь, физическій—сь 4 персонами—преподавателями анатоміи, химіи, физики теоретической и экспериментальной, и ботаники. Третій классь—сь 3 персонами, которыя преподавали: элоквенцію, древности, древнюю и новую исторію, натуральное и публичное право, политику и этику; полезнымъ считалось преподавание экономии. Академики должны были изучать авторовъ по своей наукъ, разсматривать новыя изобрътенія и открытія. Каждый академикъ долженъ быль написать курсь своей науки по-латыни съ переводомъ на русскій языкъ. При академіи слъдовало завести библіотеку и натуральныхъ вещей камеру, имъть своего живописца и гравировальнаго мастера. Три раза въ годъ въ академіи должны происходить публичныя ассамблеи, на которыхъ одинь изъ членовъ долженъ

читать рѣчь по своей наукъ. На содержание академии опредълены доходы съ городовъ Нарвы, Дерита, Пернова и Аренсбурга, всего 24,912 рублей. Но академикамъ, въ видахъ улучшенія ихъ обстановки, предоставлялось читать еще и партикулярныя лекціи. Петръ замітиль, что ученые люди, занятые своей наукой, мало заботятся о жизненныхъ средствахъ, поэтому предполагаль необходимость такихъ лицъ, которыя пеклись бы о матеріальныхъ нуждахъ ученыхъ; съ этою цёлью онъ положилъ учредить директора, двухъ товарищей и одного комисара, завъдывавшаго денежной казной. Самостоятельный университеть, въ смыслъ высшаго учебнаго заведенія, признавался невозможнымъ въ Россіи, пока въ ней не существовало еще среднеучебныхъ заведеній: гимназій и семинарій. Петръ, однако, тогда же объявилъ о намёреніи учредить со временемъ университеть съ тремя факультетами: юридическимъ, медицинскимъ и философскимъ, а при университетъ - гимназію.

Ревизская перепись, начатая въ 1718 году, была совершенно окончена къ 1722 году. Оказалось, что во всёхъ 10 губерніяхъ и 48 провинціяхъ было дворовъ 888,244. Самая населеппая губернія была московская—259,281 дворъ. Въ дополненіе велёно было, указомъ 10 мая 1722 года, сдёлать перепись малороссіянамъ слободскихъ полковъ, поселеннымъ на номѣщичьихъ земляхъ, но объявивши имъ, что они переписываются только для свёденій, а не для поборовъ. Инородцевъ—астраханскихъ и уфимскихъ татаръ, какъ равно и сибирскихъ ясачныхъ и лопарей, ревизская перепись не касалась вовсе.

По окончаніи ревизіи введена была подушная подать (11-го января 1722 года) по 80 коптект съ души на 500,000 крестьянь и дёловыхъ людей. Всё, которые были не за пом'єщиками, но входили по ревизіи въ подушный окладъ, обязаны были платить еще прибавочныхъ 4 гривны съ души; дворовые люди не принимались въ раскладку по сборамъ. 26 іюня 1724 года были установлены правила, которыми надлежало руководствоваться при взиманіи подушной подати. Подушныя деньги собирались выборными отъ м'єстнаго дворянства въ три срока въ теченіе года. Комисары, собираєшіе подати, брали по одной деньг'є съ души на себя за свой трудъ. Съ крестьянъ, вошедшихъ въ подушной окладъ, положено не править недоимокъ (ук. янв. 25-го 1725 г.).

Лица, посланныя по государеву повелёнію въ губерніи, должны были созвать дворянъ и росписать поставленныхъ по селамъ и

деревнямъ солдатъ, размъстивши ихъ сообразно количеству крестьянскихъ душъ, такъ, чтобъ на каждаго пъшаго приходилось крестьянскихъ 35<sup>1</sup>/2 душъ, а на коннаго—50<sup>1</sup>/4 душъ. Дворянамъ объявлено, что они будутъ платить со всякой души мужского пола на содержание войска 8 гривенъ. Затъмъ повторены прежнія распоряженія о постройкі слободь на извістномь разстояніи одна отъ другой для избѣжанія постоевъ солдать въ крестьянскихъ дворахъ. Составлены были более подробныя правила объ отношеніяхъ къ пом'єщикамъ и крестьянамъ войсковыхъ командъ, стоявшихъ на квартирахъ. Военные не должны были вмётиваться въ помёщичьи работы, могли пасти лошадей и рубить дрова только тамъ, гдѣ помѣщикъ укажетъ. Офицерамъ и рядовымъ позволялось держать свой скотъ, но они не должны были требовать отъ помъщиковъ фуража. Полковникъ и офицеры должны наблюдать, чтобы крестьяне, приписанные къ ихъ полкамъ, не бъгали, а если провъдаютъ о намърении бъжать, то должны посылать въ погоню и пойманныхъ передавать помѣщикамъ для наказанія; военные должны были также въ тёхъ округахъ, гдъ квартировали, ловить разбойниковъ и воровъ. Поставленныхъ на въчныя квартиры военныхъ полагалось брать на канальныя работы по м'єр'є близости ихъ постоя, впрочемъ выбирали для этого преимущественно изъ гарнизоновъ, а для пополненія гарнизоновъ опредёляя въ то же время изъ армейскихъ полковъ на мѣсто взятыхъ. Кромѣ двухсоть тысячъ регулярнаго войска, такимъ способомъ размъщаемаго, царь въ 1722 году вельть изъ однодворцевъ южныхъ провинцій составить отрядъ конныхъ гусаръ съ карабинами и пиками, а въ 1724 году изътъхъ же однодворцевъ образовать 5187 человъкъ ландмилиціи (одного изъ 16-ти); ландмилиція эта распускалась по мёрё не-надобности въ ней и собиралась вновь по востребованію. Это была мъра охраненія русскихъ предъловъ отъ вторженія крымцевь, и въ техъ же видахъ устраивалась на юге линія пирамидъ, вышиною въ три сажени, на такомъ разстояніи одна отъ другой, чтобы можно было видёть съ одной пирамиды все, что дёлается близь другой. На этихъ пирамидахъ ставились смоляныя бочки и зажигались въ случав тревоги, и такимъ образомъ на разстояніи ніскольких сотъ версть могь сділаться извістнымъ татарскій набътъ.

Рекрутская повинность, ложившаяся такимъ тяжкимъ бременемъ на тогдашнее народонаселеніе, въ концѣ царствованія Петра расширилась: въ 1722 году татары, мордва, черемисы, прежде освобождавшіеся отъ рекрутчины, сравнены были въ этомъ отно-

шеніи съ другими жителями государства. Татаръ веліно брать малольтних въ гарнизоны и употреблять въ денщики. Въ 1722 году быль отмъненъ законъ, дозволявшій кръпостнымъ людямъ определяться въ солдаты помимо воли помещиковъ, но въ томъ же году опять возобновлень, однако съ тёмъ различіемъ, что по-ступившихъ такимъ образомъ въ службу велёно засчитывать за рекрутъ ихъ господамъ. Солдатскія дёти брались въ рекруты, если оказывались годными (ук. янв. 19-го 1723 г.). Куцечество не несло рекрутской повинности натурою, но платило 100 руб. за рекрута. Система подушнаго оклада, тёсно связанная съ установленіемъ ревизіи и новоучрежденнымъ порядкомъ вопискаго постоя, вмёсто облегченія народа, какъ обещалось, послужила источникомъ большаго отягощенія для крестьянскаго сословія. Русскіе крестьяне попали подъ зависимость множества командировъ и начальниковъ, часто не зная, кому изъ нихъ повиноваться. Каждый военный, начиная отъ солдата до генерала, помыкаль бёднымь крестыниномь; тормошили его фискалы, комисары, вальдмейстеры, а воеводы правили народомъ такъ, что, по выраженію одного указа, изданнаго уже по смерти Петра, "не пастырями, но волками, въ стадо ворвавшимися, называтися могутъ". Наконецъ, тяготъла надъ крестьянствомъ власть ихъ помѣщиковъ, ничѣмъ почти не сдерживаемая и особенно тяжело отзывавшаяся тамъ, где помещики не находились въ своихъ имѣніяхъ, а вмѣсто нихъ управляли крестьянами приказчики: "можно всякому легко разсудить", говорится въ томъ же вышеприведенномъ нами указѣ, дѣлающемъ обзоръ учрежденій Петровскаго времени, "какая народу оттого тягость происходить, что вмёсто того, что прежде къ одному управителю адресоваться имёли во всёхъ дёлахъ, а нынё къ десяти и можетъ быть больше. Всё тё разные управители имёютъ свои особливыя канцеляріи и канцелярскихъ служителей, и особливый свой судъ, и каждый по своимъ дёламъ бёдный народъ волочить, и всё тё управители, такъ и ихъ канцеляріи и канцелярскіе служители, жить и пропитанія своего хотять, умалчивая о другихь безпорядкахь, которые отъ безсовъстныхь людей, къ вящшей народной тягости, ежедневно происходять".

Продолжительныя войны и всякія преобразованія въ государствѣ требовали денегь болѣе, чѣмъ сколько могло платить тогдашнее бѣдное народонаселеніе Россіи. При всемъ усиленномъ стараніи увеличить государственные доходы, Россія получала предъ концомъ царствованія Петра отъ девяти до десяти милліоновъ ежегоднаго дохода. Недоимки прогрессивно возрастали, и въ 1723 году онѣ представляли слѣдующія цифры: недоимка таможенныхъ сборовъ доходила до суммы 402,523 рубля, канцелярскихъ и оброчныхъ по смѣтѣ назначалось собрать 714,756, не добрано 309,322 руб., пчелинаго налога, вмѣсто слѣдовавшихъ 35,414 руб., собрано только 15,330 рублей; съ мельницъ, вмѣсто 71,704 рублей, собрано 33,696; съ рыбныхъ ловель, вмѣсто 89,083 рублей—43,942 руб.; съ пашенныхъ земель и сѣнныхъ покосовъ, вмѣсто слѣдуемыхъ по окладу 18,812, собрано 7,637 руб.; съ мостовъ и перевоговъ, вмѣсто 40,469 руб.— 23,598 рублей 1).

Самые разнообразные окладные и неокладные налоги, существовавшіе при Петрѣ, не были поставлены въ соотвѣтствіе съ дѣйствительною платежною способностію; оттого во все царствованіе Петра не переводились неоплатные должники казнѣ. Еще прежде приказано было отправлять ихъ на казенныя работы, но законъ этотъ не исполнялся: подъячіе за взятки выпускали ихъ на волю, а властямъ показывали, будто колодники ушли изъ тюрьмы; взысканіе падало потомъ на тюремныхъ сторожей. Государь (4 апрѣля 1722 года) указалъ предавать виновныхъ подъячихъ смертной казни, если окажется, что они дѣлали потачку колодникамъ. Подтверждалось, подъ опасеніемъ денежнаго штрафа, должниковъ не держать въ тюрьмахъ, а немедленно отправлять на галеры.

<sup>4)</sup> Въ 1724 году составлена была намеръ-коллегіей табель разнымъ оброчнымъ статьямъ, вромъ подушнаго сбора. Самую врупную цифру изъ всъхъ налоговъ представляли таможенные-982,722 рубля и кабачные-973,292 руб., соляной сборъ (за три года даль) 662,118 руб., денежные дворы-216,808 руб., съ рыбныхъ ловель-89,197, съ мельницъ -74,261, съ прівзжихъ возовъ въ Москвв положеннаго сбору-58,018, съ инородцевъ — 56,969, съ дворцовыхъ волостей — 94,490, съ Лифляндіи и Эстляндін контрибутныхъ и арендныхъ — 87,032, съ письма приностей неокладной сборь-45,438, съ дъль пошлинъ-44,940, съ домовихъ бань разночинцевъ-40,293, съ церковниковъ-40,254, конскихъ пошлинъ-40,841, мелкихъ канцелярскихъ и харчевыхъ сборовъ — 30,273, съ пчелиныхъ ульевъ — 29,110, съ крестьянскихъ бань — 26,609, съ имъній синодальнаго въдомства — 29,443, съ найма извощиковъ — 29,926, съ поповъ за драгунскія лошади-27,523, съ оброчныхъ земель 26,263, съ церквей данныхь—22,780, печатныхъ пошлинъ отъ запечатыванія указовъ—21,832, съ гербовой бумаги—17,134, почтоваго сбора—16,261, съ вѣнечныхъ памятей—9,409 и другіе налоги. Всего такихъ сборовъ 4,040,090 руб. Государь, выслушавъ въ сенатъ 12 августа 1724 года окладную табель всёхъ сборовь, постановиль отставить слёдующіе виды налоговь: 1) съ церковниковъ и монастырскихъ слугь (40,254 руб.); 2) съ пчелиныхъ ульевъ и съ бортей; 3) съ поповъ за драгунскія лошади; 4) съ приказныхъ людей (12,546 руб.); 5) съ врестьянскихъ бань; 6) поземельный сборъ (5,967 руб.); 7) съ настеровихъ и работнихъ людей, съ давочнихъ сидёльцевъ и съ ходячихъ продавцовъ (5,329 руб.); 8) съ клейменія платья, шановъ, сапоговъ (389 руб.),—что составляло всего 146,631 руб.

Въ последніе годы царствованія Петра, въ разныхъ городахъ учреждены были (6 апрёля 1722 года) вальдмейстеры для сбереженія лесовъ. Главное вниманіе обращено было, какъ и прежде, на окрестности большихъ рекъ и озеръ, въ особенности на линіи отъ устья Оки внизъ по Волге и по рекамъ, впадающимъ въ Волгу; во всёхъ дачахъ, чьи бы оне ни были, запрещалось владёльцамъ рубить лесъ даже для собственныхъ нуждъ. После тяжелыхъ пеней за две последовательныя порубки лесовъ, за третью следовало наказаніе кнутомъ и ссылка на галеры на 20 летъ.

Въ 1722 году въ предшествовавшимъ коллегіямъ прибавлено еще двъ: малороссійская и вотчинная. Первая была въ Глуховъ и выражала собою органъ центральной власти въ краъ, которому предоставлялись еще права отдъльнаго самоуправленія. Во вторую—стекались всъ дъла о поземельныхъ владъніяхъ, которыя въдались до того времени въ упразднявшемся тогда помъстномъ приказъ.

Съ учрежденіемъ юстицъ-коллегіи, по городамъ были определены зависѣвшіе отъ этого учрежденія судьи, и тѣмъ быль положенъ какъ бы зачатокъ раздѣленія власти административной отъ судебной. Но 12-го марта 1722 года такіе судьи были отмёнены и правосудіе въ провинціяхъ по прежнему ввѣрено было воеводамъ, творившимъ судъ, вмѣстѣ съ двумя ассесорами изъ отставныхъ офицеровъ или дворянъ. Тамъ, гдѣ города отстояли верстъ на 200 и болѣе одинъ отъ другого, воеводы могли имъть еще лишнихъ ассесоровъ и посылать ихъ вмъсто себя, съ правомъ судить до 20 рублей, а потомъ сумма была возвышена до 50. Надворные суды, гдѣ такіе находились, не подчинялись ни губернаторамъ, ни воеводамъ. При всѣхъ безпрестанныхъ нравоученіяхъ Петра и угрозахъ за несоблюбезпрестанных правоучениях Петра и угрозахъ за несоблюдение правосудия, продолжали совершаться дёла, возбуждавшия гнёвъ государя. Въ 1722 году онъ приказалъ напечатать и выставить въ сенатё и во всёхъ присутственныхъ мёстахъ наставление о томъ, какъ слёдуетъ обращаться съ законами. "Всуе законы писать", говорится въ томъ указё, "когда ихъ не хранить или ими играть какъ въ карты, прибирая масть къ масти". Но предусматривая, что могутъ быть замедления и упущения и отъ малаго понимания смысла законовъ и нововведентики в управления и отъ малаго понимания смысла законовъ и нововведентики в управления постанова и нововведентики в управления и отъ малаго понимания смысла законовъ и нововведентики в управления постанова и нововведентики в управления и постанова и нововведентики в управления и управлен ныхъ учрежденій, Петръ въ томъ же своемъ наставленіи (17-го апрѣля 1722 г.) прибавилъ: "буде же въ тѣхъ регламентахъ что покажется темно или такое дѣло, что на оное яснаго рѣшенія не положено: такія дѣла не вершить, ниже опредѣлять, но

приносить въ сенать выписки о томъ". Сенать обязанъ былъ "собрать всв колдегіи и объ ономъ мыслить и толковать подъ присягою, однакожъ не опредълять, но, положа напримъръ свое мнівніе, объявлять государю". Вмісто двухъ штабъ-офицеровь, находившихся прежде въ сенатъ, наблюдателемъ надъ ходомъ дёль въ сенате назначался генераль-прокурорь. Онъ должень быль смотръть, чтобы всв исполняли свое дъло, протестоваль, дълаль замъчанія и наставленія, получаль оть фискаловь донесенія, предлагаль ихъ сенату и долженъ былъ смотръть за самими фискалами. Генералъпрокуроръ имълъ подъ въдъніемъ своимъ оберъ-прокуроровъ и прокуроровъ въ областяхъ. Это учреждение не подлежало никакому суду, кром'в самого государя. Генераль-прокурорь им'вль право арестовать сенаторовъ, повърять производимыя ими дела инымъ лицамъ, но не имель права ни пытать ихъ, ни паказывать. "Сей чинъ", говорится въ указъ 27-го апръля 1722 г., "яко око наше и стрянчій въ дёлахъ государственныхъ и на немъ первомъ взыс-кано будетъ, если въ чемъ поманитъ". Впрочемъ, генералъ-прокуроръ не отвъчалъ за ошибки, "понеже лучше дополненіемъ ошибиться, нежели молчаніемъ". Институція прокуроровъ сплеталась съ институціей фискаловъ. Въ коллегіяхъ и надворныхъ судахъ фискалы доносили прокурорамъ, а въ случат медленности прокурора по этимъ доношеніямъ, фискаль чрезъ своего оберъ-фискала доносилъ генералъ-прокурору. Последнему каждый фискаль могъ подавать донось и на своего оберъ-фискала.

По прежнему, важнёйшими дёлами считались тё, которыя прямо относились къ оскорбленіямъ чести государя. Кром'в фискаловъ и прокуроровъ, всякому дозволялось подавать допосы о такихъ делахъ, надеясь за то царской милости, а за сокрытіе чего-нибудь вреднаго государевой чести объщалась смертная казнь и отобраніе въ казну всего имущества. Поощряя доносничество, Петръ, однако, въ указъ января 22-го 1724 г. замътилъ, что иные дёлали доносы, находясь сами подъ розыскомъ, и положилъ такимъ доносчикамъ, въ уважение къ сделанному ими доносу, не облегчать наказанія, слідуемаго за собственныя ихъ преступленія, а приниматься за ихъ доносъ, уже покончивши съ ними самими. После указа о сожиганіи подметных писемъ, охотники къ нимъ пріискали другіе способы ихъ распространять; они разносили эти письма сами или передавали черезъ прислугу. 9-го поября 1724 года Петръ отмѣнилъ прежній свой указъ объ истребленіи подметныхъ писемъ безъ ихъ прочтенія, а вельно разносителей ихъ представлять въ полицейскую канцелярію.

Въ началь 1724 года состоялось новое положение, до этого

времени не существовавшее: никто изъ служащихъ не могъ отговариваться невѣдѣніемъ закона. Военные люди должны были знать воинскій артикулъ, а статскіе—генеральный регламентъ (25-го сентября 1724 г.). Никто не имѣлъ права отговариваться невѣдѣніемъ, въ какой судъ обратиться по своему дѣлу (13-го ноября 1724 г.).

Дёла о злоупотребленіяхъ должностныхъ лицъ по прежнему влекли за собою мрачныя и кровавыя зрелища казней. Въ 1722 году производилось дёло воронежскаго вице-губернатора Колычева: за нимъ открылись большія злоупотребленія и лихоимства, начетъ на него доходилъ до 700,000 рублей. Его наказали кнутомъ. Громче было дёло о подканцлере Шафировъ, человъкъ, давно уже пользовавшемся довъріемъ государя. Возникло дёло о томъ, что Меншиковъ, владёя въ Малороссіи мъстечкомъ Почепомъ, населилъ у себя много лишнихъ людей и захватиль въ свое владение лишния земли. Шафировъ въ сенать быль противъ Меншикова, вмъсть съ Голицынымъ и Долгорукимъ. Оберъ-прокуроръ сената Скорняковъ-Писаревъ былъ за Меншикова противъ Шафирова. Вскоръ этотъ человъкъ, злобясь на Шафирова, придрадся къ нему по другому дёлу, въ которомъ Шафировъ покушался учинить незаконное постановление ради своихъ интересовъ: Шафировъ хотвлъ, чтобы брату его Михаилу, при переходъ съ одной службы на другую, выдали лишнее жалованье, и подводиль его подъ законь объ иноземцахъ. Скорняковъ-Писаревъ колко замътилъ ему, что Шафировы не иноземцы, а жидовской породы, и дёдъ ихъ быль въ Оршъ "шафоромъ" (домоправителемъ), отчего и произошло ихъ фамильное прозвище. Колкое зам'вчаніе раздражило Шафирова, а врагъ его, озлобившись пуще, черезъ нъсколько дней опять зацвишль его. Въ сенатъ слушалось дъло о почтъ, - почтою управлялъ Шафировъ. Оберъ-прокуроръ потребоваль, чтобы Шафировъ вышелъ изъ сенатскаго присутствія, потому что царскій указъ предписываль судьямъ выходить прочь изъ присутствія, когда слушаются дёла, касающіяся до нихъ самихъ или до ихъ родственниковъ. Шафировъ не послушался, обругалъ Скорнякова-Писарева воромъ, а потомъ наговориль колкостей канцлеру Головкину и Меншикову. Тогда оскорбленные сенаторы вышли изъ засъданія сами и затвмъ подали мнвніе, что Шафировъ, за свои противозаконные поступки, долженъ быть отръшенъ отъ сената. Царя въ то время не было; онъ находился въ персидскомъ походъ, но возвратившись въ январъ 1723 года, назначиль въ селъ Преображенскомъ высшій судь изъ сенаторовь и нісколькихь высшихъ военныхъ

начальниковъ. Судъ этотъ приговорилъ Шафирова къ смертной казни. 15-го февраля 1723 года приговоръ долженъ былъ совершиться въ Москев въ Кремлв. Когда, въ назначенный день, осужденный положилъ голову на плаху, тайный кабинетъ-секретарь Макаровъ провозгласилъ, что государь, въ уваженіе прежнихъ заслугъ Шафирова, даруетъ ему жизнь и замвняетъ смертную казнь ссылкою въ Сибирь. Позоръ эшафота разстроилъ Шафирова до такой степени, что хирургъ долженъ былъ пустить ему кровь. "Лучше было бы", сказалъ тогда Шафировъ, "если бы пустилъ мнѣ кровь палачъ и съ кровью истекла моя жизнь". Потомъ самую ссылку въ Сибиръ царъ замвнилъ Шафирову отправкою на жительство въ Новгородъ, вмъстъ съ его семействомъ. Шафировъ, лишенный своего достоянія, жилъ тамъ въ крайней бъдности и подъ строгимъ надзоромъ; русскіе вельможи и даже иностравные министры посылали ему милостыню. Императрица Екатерина просила государя помиловать его. Петръ былъ неумолимъ.

Но и Скорнякова-Писарева Петръ тогда же отрѣшиль отъ должности оберъ-прокурора, отобраль у него пожалованныя деревни, однако въ слѣдующемъ году назначилъ его смотрителемъ работъ на Ладожскомъ каналѣ. Двухъ сенаторовъ, державшихъ сторону Шафирова, князя Долгорукаго и Дмитрія Голицина, Петръ наказалъ денежнымъ штрафомъ и шестимѣсячнымъ тюремнымъ заключеніемъ, но черезъ четыре дня простилъ ихъ, по просьбѣ императрицы. Соблазнительная ссора Скорнякова-Писарева съ Шафировымъ повлекла къ новому закону о наложеніи штрафовъ за неприличное поведеніе въ присутственномъ мѣстѣ. Оберъ-фискалъ Нестеровъ, который много лѣтъ отличался ревностнымъ преслѣдованіемъ всякихъ злоупотребленій, наконецъ и самъ попался. Его оговорилъ ярославскій провинціалъ-фискалъ Попцовъ, обвиненный въ нарушеніи инструкціи, данной фиска-

Оберъ-фискалъ Нестеровъ, который много лётъ отличался ревностнымъ преслъдованіемъ всякихъ злоупотребленій, наконецъ и самъ попался. Его оговорилъ ярославскій провинціалъ-фискалъ Попцовъ, обвиненный въ нарушеніи инструкціи, данной фискаламъ и за это послѣ казненный смертью. Но послѣ казни Попцова, государь велѣлъ нарядить судъ надъ Нестеровымъ; этотъ судъ, состоявшій подъ предсѣдательствомъ генералъ-прокурора Ягужинскаго, подвергъ Нестерова пыткѣ и нашелъ, что Нестеровъ бралъ съ Попцова взятки деньгами и вещами, бралъ взятки съ другихъ лицъ по поводу опредѣленія ихъ на воеводскія мѣста, наконецъ, бралъ и по кабачнымъ откупамъ. На Нестерова начли 300,000 рублей. Нестеровъ былъ приговоренъ къ смерти и казненъ въ январѣ 1724 года на площади противъ коллегій. Петръ, любившій зрѣлища подобнаго рода, стоялъ у окна камеръ-коллегіи. Старикъ Нестеровъ, взойдя на эшафотъ, увидѣлъ государя,

поклонился и закричаль: "виновать". Но помилованія ему не было оказано; палачи тотчасъ начали его колесовать — ломали сперва одну руку, потомъ ногу, потомъ другую руку и другую ногу; истерзанный еще быль живь въ страшныхъ страданіяхъ. Майоръ Мамоновъ, отъ имени государя, подошедши къ нему, сказаль, что ему отрубять голову и прекратять его мученія, если онъ все покажетъ. Нестеровъ отвъчалъ, что онъ уже все показаль. Его потащили къ плахъ и положили лицомъ въ кровь, вытекшую изъ головъ двухъ казненныхъ передъ нимъ товарищей, потомъ отрубили голову. Головы казненныхъ были воткнуты на жельзные колья; обезглавленныя тыла ихъ навязали на колеса. Тогда съ Нестеровымъ было казнено девять человѣкъ, еще нъсколько наказаны кнутомъ и сосланы на галерныя работы, а четыремъ изъ нихъ вырвали ноздри. Петръ приказалъ согнать на эту казнь всёхъ подъячихъ, дабы они видёли, что бываетъ за злоупотребленія по должности. Вслёдъ за тёмъ Меншиковъ, бывшій до того сильнымъ, что сенаторы, вздумавшіе сопротивляться его воль, подвергались опасности потерять жизнь, принужденъ былъ, по дѣлу о незаконномъ присвоеніи земель и людей къ своему владѣнію въ Малороссіи, повиниться передъ Петромъ и просить "милостиваго прощенія и отеческаго разсужденія". "Онъ въ беззаконіяхъ зачать, во гріхахъ родился и въ плутовствъ скончаетъ животъ свой", сказалъ о Меншиковъ Петръ, однако простилъ его и опять ъздилъ къ нему объдать и пировать.

Въ 1723 году возникло знаменательное дёло о малороссійскомъ наказномъ гетманъ Полуботкъ и малороссійской старшинъ. Учрежденная въ 1722 г. малороссійская коллегія, состоявшая изъ шести штабъ-офицеровъ, подъ председательствомъ бригадира Вельяминова, очень не понравилась малороссамъ, и гетманъ Скоропадскій, находившійся временно въ Петербургь, представляль царю, что такимъ поступкомъ нарушается смыслъ договора съ Хмельницкимъ, по которому Малороссія соединилась съ Россіею. Петръ не вияль этой жалобъ, а Скоронадскій утхаль на родину, и скончался въ іюль 1722 года. До избранія новаго гетмана, по старымъ малорусскимъ обычаямъ, следовало назначить наказнаго гетмана изъ полковниковъ, и такимъ наказнымъ гетманомъ сдёланъ быль черниговскій полковникъ Павелъ Полуботокъ. Петръ не долюбливаль его, не хотвль, чтобь онь быль гетманомь, и намъревался устроить въ Малороссіи другое правительственное учрежденіе, вмѣсто гетманства. Не рѣшивши вопроса о малороссійскомъ правительствъ, государь убхалъ въ персидскій походъ.

Въ его отсутствіе старшина жаловалась въ сенать на малороссійскую коллегію за то, что она, помимо старшины, разсылала по малороссійскимъ польамъ универсалы, въ которыхъ предоставляла черни, т.-е. простымъ козакамъ и посполитому народу, приносить въ коллегію жалобы на несправедливость и утёсненія, причиняемыя первымъ отъ козацкихъ чиновниковъ, а второму отъ ихъ помёщиковъ. Эти универсалы, какъ и надобно было ожидать, стали тотчасъ сигналомъ къ безпорядкамъ. Крестьяне не повиновались помёщиковъ Забёлё нанесли побои. Полуботокъ со старшинъ и помёщиковъ Забёлё нанесли побои. Полуботокъ со старшиною, въ видахъ сохраненія спокойствія, выдалъ съ своей стороны универсалы, внушавшіе крестьянамъ долгъ повиновенія къ владёльцамъ тёхъ земель, на которыхъ крестьяне проживали. Этотъ поступокъ наказнаго гетмана и старшины быль формально противенъ царскому указу, запрещавшему посылать универсалы безъ согласія съ малороссійскою коллегією, и тёмъ болёе казался недозволительнымъ, когда универсалы, разосланные Полуботкомъ, по своему содержанію, прямо были направлены противъ универсаловъ коллегіи.

саловъ коллегіи.

По возвращеніи Петра въ Москву изъ похода, прислана была изъ Малороссіи царю просьба объ избраніи настоящаго гетмана. Петръ не исполнилъ желанія малороссовъ, но издалъ указъ о назначеніи въ малороссійскіе козачьи полки, емѣсто выборныхъ полковниковъ, какъ было прежде, новыхъ полковниковъ изъ великороссовъ, а сенатъ, по царскому приказанію, секретно поручилъ Вельяминову побудить малороссіянъ просить у царя, какъ милости, чтобы судъ въ Малороссіянъ просить у царя, какъ милости, чтобы судъ въ Малороссіи производился по великорусскому уложенію и по царскимъ указамъ. Затѣмъ Полуботка съ генеральнымъ писаремъ Савичемъ и генеральнымъ судьею Чернышемъ потребовали въ Петербургъ къ отвѣту. Здѣсь въ тайной канцеларіи сдѣланъ былъ имъ придирчивый допросъ. Малороссіяне оправдывали свою разсылку универсаловъ о повиновеніи подданныхъ владѣльцамъ тѣмъ, что поспольство, возбуждаемое дозволеніемъ жаловаться на властей, начало уже волноваться: необходимо было остановить своевольство простонародія и не допустить до всеобщаго мятежа. Кромѣ того, въ тайной канцеляріи Полуботку и старшинамъ показали разныя жалобы, послѣдовавшія на нихъ отъ разныхъ малороссовъ. Жалобы эти, лишенныя уликъ, были совершенно бездоказательны; однако 10 нолбря 1723 года государь пряказалъ препроводить въ крѣпость бря 1723 года государь приказаль препроводить въ крѣпость Полуботка, Савича и Черныша съ толпой козаковъ и служителей, пріѣхавшихъ съ ними въ Петербургъ. Петру, по политиче-

скимъ соображеніямъ, какъ видно, хотёлось обвинить малороссійскихъ старшинъ въ государственномъ преступленіи: онъ былъ ими недоволенъ за то, что они добивались выбора гетмана и сохраненія правъ малороссійскаго края. Явилось письмо отъ черниговскаго епископа Иродіана къ епископу псковскому Өеофану. Иродіанъ писаль, что слыхаль оть какого-то Борковскаго о сношеніяхъ Полуботка съ измѣнникомъ Орликомъ, приходившимъ съ ордою въ Украину. Но розыскъ, сдѣланный объ этомъ кіевскимъ губернаторомъ княземъ Трубецкимъ, по указу изъ тайной канцеляріи, не привелъ дёла въ ясность: "понеже за страхомъ отъ Полуботка не объявляють правды". Петръ отправиль въ Малороссію майора Румянцева, приказаль ему собирать козаковь и всякихъ людей и сказать имъ, чтобъ они безъ всякой опасности для себя вхали обличать Полуботка; вмвств съ твмъ Румянцевъ должень быль заручиться отъ малороссійскихъ козаковь заявленіемъ, что ни они, ни малороссійское поспольство вовсе не желають избранія гетмана, что челобитная объ этомъ государю составлена безъ ихъ въдома старшиною, что они желаютъ, чтобъ у нихъ полковниками были великороссіяне. Румянцевъ, оказавшій уже Петру вмѣстѣ съ Толстымъ важную услугу доставкою изъ Неаполя бѣглаго царевича, и теперь въ Малороссіи исполнилъ царское порученіе такъ, какъ только могъ угодить Петру. Онъ извѣщалъ, что въ разныхъ малороссійскихъ городахъ онъ собиралъ сходки и вездѣ слышалъ отзывы, что простые козаки не знаютъ о челобитной, гетманства не хотятъ вовсе и очень довольны тьмъ, что имъ назначають въ полковники великоруссовъ, вмъсто природныхъ малороссіянъ. Заключенные въ кръпость малороссіяне, Полуботокъ съ товарищами, не были уже освобождены Петромъ. Полуботовъ умеръ въ тюрьмѣ, а товарищи его получили свободу уже при Екатеринѣ I <sup>1</sup>). Наши историки представляють это дёло въ такомъ видё, какъ будто Петръ заступался здёсь за многихъ обижаемыхъ и утёсняемыхъ въ Малороссіи Полуботкомъ и старшиною; но изъ дёла не видно ни мальйшихъ доказательствъ виновности въ чемъ бы то ни было этихъ лицъ, и они представияются скорбе жертвами государственныхъ соображеній правительства, желавшаго всёми средствами уничтожить отдёльную самостоятельность Малороссіи и тесне соединить ее съ другими частями имперіи.

<sup>4)</sup> О смерти Полуботка († 17 дек. 1724 г.) въ Малороссіи сохранилось преданіе, что Петръ, услашавши объ его безнадежной бользни, самъ посьтиль его въ заключеніи, и Полуботокъ, сознавая скорую смерть свою, предрекъ государю и его кончину, сказавши: "скоро Петръ и Павелъ предстанутъ передъ судомъ Вожіимъ!"

Побъти въ этотъ періодъ времени не уменьшались, и распоряженія о б'ытыхъ слідовали прежнимъ порядкомъ. Въ 1722 году давался бъглымъ срокъ добровольной явки на годъ, съ объявленіемъ помилованія, если они воспользуются срокомъ. Однако, охотниковъ воспользоваться милосердіемъ государя было немного. Народъ толпами уходилъ за-границу, и по указу 26-го іюня 1723 года устроены были по границѣ заставы; польскому правительству написано было, чтобъ оно, съ своей стороны, назначило комисаровъ для поимки и отсылки въ Россію бъжавшаго въ Польшу русскаго народа. Разставленные на границахъ драгунскіе полки не могли совладать съ б'єглыми, которые уходили за рубежъ съ ружьями, рогатинами, и, встрвчая на рубежъ драгуновъ, готовы были биться съ ними, какъ съ непріятелями; другіе же толпами успевали проходить мимо заставъ. Государь велель стралять въ упрямыхъ баглецовъ. Баглые селились въ Польша, потомъ переходили за рубежъ вооруженными шайками, били, мучили и грабили людей по дорогамъ; особенно во псковской провинціи они навели большой страхъ, тімь болье, что тамь была недостача военныхъ командъ. Строгій для бѣглыхъ во всѣхъ краяхъ Руси, Петръ дёлалъ въ этомъ отношеніи послабленіе для Ингерманландіи, которую хотёль заселить русскими. Бёглые крестьяне, поселившіеся въ этомъ крат изъ другихъ русскихъ областей, не отдавались своимъ прежнимъ помъщикамъ. Если у владъльцевъ были собственныя земли въ Ингерманландіи, то бъглые приписывались на эти земли, а если не было, то владёльцамъ ихъ позволялось продавать бывшихъ въ бъгахъ темъ помещикамъ, за которыми числились земли въ Ингерманландіи или получать отъ казны за мужчину по 10 рублей, за женщину по 5 рублей. Бътлые всякаго рода толинлись во множествъ въ пензенской, тамбовской провинціяхъ и на югъ Россіи—въ кіевской губерніи и на Дону. Многіе изъ нихъ показывали себя непомнящими родства; царь приказаль такихъ отправлять въ Петербургъ для поселенія на ингерманландскихъ земляхъ, принадлежавшихъ государю. Стараясь о развитіи горнаго промысла, Петръ дозволиль на заводахъ принимать бъглыхъ крестьянъ, безъ отдачи прежнимъ владъльцамъ, съ тъмъ, чтобъ эта льгота не простиралась на уклоняющихся оть военной службы.

Побъти умножались тогда по причинъ голода, свиръпствовавшаго въ Россіи. Лттомъ 1722 года былъ большой хлъбный недородъ; люди стали умирать отъ голода, и царь, указомъ 16-го февраля 1723 года, приказалъ расчитать, сколько нужно на годъ или на полтора каждому помъщику для себя и для кре-

стьянъ на обсъменение полей, а за тъмъ весь хлъбъ-отобрать и раздать неимущимъ на пропитаніе, однако, съ условіемъ, чтобы последніе после возвращали безъ всякой отговорки. Велено было отбирать хлібо у купцовь и промышленниковь, которые скупали его для продажи по высокой цѣнѣ; царь приказалъ этотъ хлѣбъ продавать народу въ Петербургѣ и въ Москвъ такъ, чтобы, сверхъ покупной цёны и пошлинь, приходилось купцамь, у которыхь отобрали этотъ хлѣбъ, прибыли не болѣе одной гривны на рубль. Придумали и другую мъру для облегченія народнаго бъдствія: со всъхъ служащихъ, исключая военныхъ иностранцевъ, изъ получаемаго ими жалованья, вычиталась одна четверть. У губернаторовъ, вице-губернаторовъ и комендантовъ, владъвшихъ деревнями, вельно было на время неурожая отобрать все ихъ хльбное жалованье; упразднено было, сверхъ того, всякое двойное и прибавочное жалованье, хотя бы получаемое въ видъ наградъ сверхъ дъйствительныхъ окладовъ по чину. Но въ августъ того же года оказалось, что служащіе въ канцеляріяхъ и коллегіяхъ, не получая полнаго своего жалованья, пришли въ крайнюю нужду, и потому сенать приказаль выдавать имъ, за недостаткомъ денегъ, сибирскими и прочими товарами, а вмѣсто муки — рожью. По случаю голода, дозволено было привозить хлабъ изъ за-границы, сначала за половинную пошлину, за темъ совсемъ безпошлинно (указы іюня 1723 г., 13-го января, и 28-го августа 1724 года), и въ силу такого дозволенія въ апрёле 1724 года привезено было заграничнаго хлъба на 200,000 рублей; русские купцы могли продавать повсюду, но брать прибыль для себя не болве гривны съ рубля за зерно и не болье двухъ-за муку. Дороговизна хлеба продолжалась до конца царствованія Петра, и побудила устроить при камеръ-коллегіи особую контору для принятія мірт на будущее въ случаяхъ неурожая. Уже за дві недёли до своей кончины, Петръ установиль правила противъ повышенія цінь съйстныхь припасовь, охранявшія покупателей отъ стачекъ между алчными торговцами.

Между тъмъ голодъ и побъги приводили къ размноженію разбоевъ. Лътомъ 1722 года дошло до царя, что на Окъ и на Волгъ разбойники убиваютъ хозяевъ, грабятъ товары, а наемные работники на купеческихъ судахъ не только не обороняютъ своихъ хозяевъ, но еще сами подговариваютъ разбойниковъ. Около самаго Петербурга не было проъзда за разбойничьими шайками; одна изъ этихъ шаекъ, доходившая, какъ говорятъ, до 9,000, подъ командою отставного полковника, помышляла напасть на столицу, сжечь адмиралтейство и всъ военные склады и перебить всёхъ иностранцевъ. Тридцать шесть разбойниковъ были схвачены, посажены на колъ и повёшены за ребра.

Государь продолжаль заботиться о заселеніи любимаго Петербурга. Въ мартъ 1722 года, приказано взять на житье въ Петербургь изъ разныхъ сѣверныхъ городовъ и уѣздовъ 350 плотни-ковъ съ ихъ семьями; потомъ, для той же цѣли въ 1724 году, приказано въ Архангельскѣ набрать 1,000 семей плотниковъ. 5-го января 1724 года, царь указываль поселяться на Васильевскомъ острову номещикамъ: они обязаны были строить себе дома, занимая разныя пространства, сообразно количеству числящихся за ними по ревизіи душъ. Тѣ, у кого было 5,000 душъ, должны были строить каменные дома на 10 саженяхь, у кого было отъ 2,500 душь—на 8 саженяхь, у кого 1,500—на 5 саженяхь, а тѣ, у кого было отъ 500 душъ, должны были строить мазанки или деревянные дома. Всѣ они обязаны были пріѣхать къ будущей зимъ и, подъ страхомъ лишенія всего движимаго и недвижимаго, начать постройку. Каждый домь должень быть готовъ къ 1726 года, подъ страхомъ конфискаціи половины имѣнія. Вмінялось въ обязанность строющимся ділать кирпичь на собственный счеть; каждый обязывался выработать не менве милліона кирпичей, подъ опасеніемъ штрафа, равнаго цень полумилліона кирпичей. Тѣ, у которыхъ были уже дома на Московской сторонь и на Петербургскомь островь, должны были ихъ продать или сдёлать загородными дачами, а сами перебраться на Васильевскій островъ. Жители Петербурга были стѣснены въ своемъ образѣ жизни, — не смѣли пускать къ себѣ пріѣзжихъ постояльцевъ, обязанныхъ останавливаться въ новопостроенныхъ нарочно постоялыхъ дворахъ, — владѣльцы пригородныхъ дачъ должны были для прорубки и просѣкъ испрашивать дозволенія.

Петръ возымѣлъ желаніе дать своему Петербургу мѣстнаго патрона, и избралъ для этой цѣли святого князя Александра Невскаго. 4 іюня 1723 года, государь приказалъ перевезти его мощи изъ Владиміра въ Александро-Невскій монастырь. На счетъ монастырскихъ доходовъ положено построить раку въ ковчегѣ съ балдахиномъ, везти ее на перемѣныхъ лошадяхъ, отъ города до города, посадскимъ, ямщикамъ и всякимъ крестьянамъ, и прибытъ въ Петербургъ къ 25 августа. Воеводы въ городахъ и сельскія начальства должны были встрѣчать съ подобающею честью эти мощи во время провоза ихъ въ Петербургъ. Мощи были встрѣчены за нѣсколько верстъ отъ Петербурга самимъ царемъ и доставлены на суднѣ въ Александро-Невскій монастырь, гдѣ положены были въ позолоченой ракѣ наглухо запертой. По этому

поводу новгородскій епископъ дѣлалъ пиршество для всего двора въ монастырѣ, потомъ князь Меншиковъ дѣлалъ вечеръ, ужинъ, а адмиралъ Апраксинъ—маскерадъ, на которомъ присутствовалъ государь.

Обращалось вниманіе и на другіе города. Въ старой столиць началась усиленная дѣятельность по благоустройству города. 19 января 1722 года учреждена была должность московскаго оберъ-полиціймейстера. Въ 1722 году вельно московскимъ обывателямъ въ продолженіе четырехъ льтъ выстроить каменные дома и нокрыть ихъ гонтомъ; для того приказано собрать въ Москву изъ Малороссіи мастеровъ, умѣющихъ дѣлать гонтовыя крыши; они должны были безилатно обучать крестьянъ, которыхъ помѣщики пожелаютъ отдать въ ученіе. Черныхъ избъ безъ трубъ или съ деревянными трубами отнюдь не дозволялось болье строить, а существующія вельно сломать; приказано мостить Москву камнемъ, вмъсто прежней деревянной мостовой, непрочной, неудобной для ѣзды и опасной во время пожаровъ. Запрещалось бросать на улицу падаль и пометъ, заваливать рѣки нечистотою, на рынкахъ торговцамъ продавать вонючее мясо и рыбу; продавцамъ съъстного приказано покрывать свои шалаши рогожами и полки холстомъ, а хлѣбниковъ обязали для опрятности носить балахоны.

Для предупрежденія опасности отъ пожаровъ, постоянно опустошавшихъ русскіе города, издавались правила, касавшіяся постройки во всей Россіи. Въ 1722 году въ Новгородѣ, послѣ бывшаго тамъ пожара, приказано строить хоромныя строенія регулярно, какъ въ Петербургѣ, и улицы разбить по плану, стараясь сдѣлать ихъ широкими и прямыми. Въ томъ же году по Россіи погорѣло множество селъ; государь приказалъ отстроить погорѣвшія села не иначе, какъ по прежде изданнымъ правиламъ о сельскихъ постройкахъ, оставляя между дворами пустое мѣсто въ 5 саженъ. Но указъ царскій не исполнялся; крестьяне строились по прежнему, какъ попало, и 3 апрѣля 1724 года изданъ подтвердительный указъ, чтобы помѣщики непремѣнно принуждали крестьянъ строиться по плану.

Въ 1722 году учреждена была почть-дирекція, которой отдавался весь ямской приказь, иностранные купеческіе почтамты и всѣ почтовые станы. Дорожная повинность пала на всѣхъ обывателей по цѣлой Россіи. Государь указаль, для починки и проложенія дорогь, обложить особымъ налогомъ купечество и всѣ обывательскіе дворы. Для перваго примѣра приказано проложить перспективную дорогу отъ Волхова до Москвы и сгонять къ этой

работѣ помѣщичьихъ и дворцовыхъ престьянъ, живущихъ въ сторонѣ на 50 верстъ. Готовась въ походъ въ Персію, государь приказалъ устроить дорогу отъ Москвы до волжскаго Царицына и поставить верстовые столбы, а во время зимы вымѣрить по льду рѣки весь рѣчной путь отъ Москвы до Астрахани, и отъ одного города съ пристанью до другого такого же поставить столбы, по которымъ можно было знать между ними разстояніе. Намѣреніе устроить пути сообщенія занимало Петра въ концѣ жизни; онъ думалъ и въ этомъ отношеніи принять за образецъ Швецію. Но государь съ жалостью замѣчалъ, что все дѣлалось не такъ, какъ онъ хотѣлъ и предписывалъ.

Постройка Ладожскаго канала не была совершенно окончена до конца царствованія Петра. Въ февралѣ 1723 года на работы по Ладожскому каналу начали высылать малороссіянь, и сразу ихъ было послано пять тысячь человѣкъ. Со всей Россіи на тотъ же предметъ велѣно было назначать по двѣ гривны съ двора, а съ купечества по десяти денегъ съ рубля. Предположено прорыть каналъ отъ Нази до Волхова. Это дѣло поручено Миниху, съ жалованьемъ по 100 рублей въ мѣсяцт; ему велѣно дать для работъ 16,000 солдатъ и драгунъ; 28 августа 1724 года изъ армейскихъ полковъ прибавлено еще 4,000 человѣкъ. Въ зимнее время они отпускались на зимнія квартиры, часть ихъ оставалась при ваналѣ, и для тѣхъ строились избы.

Въ 1722 году Петръ обратиль вниманіе на то, что въ Россіи количество фальшивыхъ денегь не уменьшалось, а все увеличивалось. Чтобы прекратить ихъ обращеніе въ народѣ, приказано дѣлать монету по новому рисунку, а старыя деньги приносить для передѣлки на монетный дворъ до апрѣля 1724 года. Но никто не спѣшиль исполнять это предписапіе, напротивъ, прятали старую монету, надѣясь со временемъ получить за нее барыши, и въ самомъ дѣлѣ, уже въ концѣ февраля 1724 года, за одинъ старый рубль давали пять новыхъ; дозволялось приносить на денежные дворы золото и серебро и получать за него опредѣленную плату 1) Гербовая бумага, по важности, считалась наравнѣ съ монетою и за поддѣлку ея казнили смертью.

Торговля съ Европою шла сухопутьемъ черезъ Малороссію н Польшу, а моремъ черезъ балтійскіе и архангельскіе порты. Въ Малороссіи по прежнему производилась торговля товарами, ко-

<sup>1)</sup> За фунтъ золота самаго высшаго достоинства, 96 пробы — 243 руб., а 75 пробы —195 рублей; за пудъ серебра низшей, 70 пробы —560 руб., а высшей, 96 пробы —768 руб.

торые опять причислены были къ заповъднымъ: пенькою, юфтью, поташемъ, смольчугомъ, саломъ, воскомъ, льнянымъ съменемъ, щетиною, икрою, золотомъ и серебромъ. 10 марта 1723 года данъ указъ, чтобы на Васильковской заставъ, близъ Кіева, осматривать и арестовывать кунцовъ съ этими товарами; кромъ того, къ товарамъ, недозволеннымъ къ отпуску за-границу, причислены: овечья шерсть, неньковыя веревки, узкіе холсты, овчины и хлъбъ, а изъ за-границы запрещалось ввозить игральныя карты, коломенки, полуколоменки, полотна ниже рубля за аршинъ и стамедъ. Въ самой Малороссіи началъ тогда производиться табакъ, составлявшій предметъ выкоза въ великорусскія области и доставлявшій казнъ доходъ, такъ какъ съ него бралось 1/10 часть натурой. З1 января 1724 года изданъ былъ морской торговый уставъ, гдъ были начертаны правила о приходъ иностранныхъ торговыхъ судовъ, о снособъ ихъ выгрузки, о нагрузкъ на нихъ русскихъ товаровъ и о платежъ казенныхъ пошлинъ.

По тогдашнимъ понятіямъ, наибольшее благосостояніе страны изм'врялось наибольшимъ приливомъ денегъ, поэтому Петръ, 8-го ноября 1723 года, далъ указъ камеръ-коллегіи, чтобы товары, шедшіе за границу, продавались болье на чистыя деньги, чьмъ мінялись на товары. Вь томъ же году, 20 декабря, указано съ купцовъ, пріть жающихъ изъ Китая, не брать пошлины за привозимое золото и серебро; привозить то и другое можно было сколько угодно, но подъ страхомъ смертной казни запрещалось продавать гдіт бы то ни было, кроміт денежнаго двора.

Русскаго государя занимала тогда особенно торговля съ Франціей. Главный продукть этой страны, желаемый Петромь для ввоза въ Россію, было вино, такъ какъ, по его взгляду, французское вино было лучше винъ другихъ странъ. Дозволено было иноземцамъ продавать французское вино оптомъ, съ платежемъ обыкновенныхъ пошлинъ и съ уплатой 2 рублей акциза за анкеръ. Но 16 іюля 1723 года этотъ двухрублевый акцизъ отмъненъ и позволено продавать въ раздробь. Въ ноябръ того же года назначенъ русскій консуль въ Бордо, главнымъ образомъ для надзора за виноторговлею. 20 августа 1723 года назначенъ былъ русскій консуль въ Кадиксъ. Русскіе товары, туда привозимые, приказано продавать на золото и серебро или мѣнять на шерсть, кошениль, сандаль и деревянное масло. Занимала Петра также и торговля съ Испаніей и Португаліей. Для развитія духа торговой предпріимчивости, Петръ 8 ноября того же года предписаль комерцъ-коллегіи: посылать въ чужіе края дѣтей кунеческихъ, групнами не менѣе 15 человѣкъ, и по 20 человѣкъ въ

Ревель и Ригу. Объявлялось: если кто выдумаетъ новый источникъ прибыли безъ народнаго отягощенія, тому давать <sup>1</sup>/з или <sup>1</sup>/4 прибыли ежегодно.

Когда въ 1723 году Россія получила въ свое владѣніе отъ Персіи новыя области, Петръ тотчасъ приказаль собирать свѣденія, гдѣ можно добывать сахаръ, мѣдь, разводить плодовыя деревья, завести шелководство, и для этого хотѣлъ выписывать итальянскихъ мастеровъ, предполагалъ изъ персидскихъ провинцій сбывать въ Польшу шафранъ и фрукты, расчитывая, что поляки будутъ ихъ употреблять въ кушанья. Правительство обратилось къ армянской компаніи и побуждало ее привозить въ Россію шелкъ, открывъ для нея свободную торговлю между Астраханью и Гилянью.

Для суконныхъ фабрикъ, которыми такъ дорожилъ Петръ во все свое царствованіе, до сихъ поръ выписывалась шерсть изъ за-границы. Петръ, съ цёлью развести домашнее овцеводство, указалъ въ май 1722 года: меоговотчиннымъ поміщикамъ раздать овецъ, обязавъ ихъ принимать, котя бы не котіли, и содержать овчаровъ, а шерсть продавать на суконные заводы компанейщикамъ. Русскаго сукна было мало до самой смерти Петра: въ 1724 г. выписано было изъ Англіи 300,000 арш.; прусскій посланникъ предложилъ привозить прусское сукно, которое оказалось ўже, по добротніе англійскаго. Высшій сорть продавался по 66 к., низшій по 48 за аршинъ. Шерсть, получаемая съ русскихъ заводовъ тонкорунныхъ овецъ, продавалась по 2 р. 20 коп. за пудъ и должна была идти на русскія фабрики. Въ Малороссіи, гдів лучше всего могло идти овцеводство, распоряженіе Петра исполнялось дурно.

Въ декабръ 1723 года составленъ былъ регламентъ мануфактуръ-коллегіи. Всёмъ дозволялось заводить фабрики съ въдома мануфактуръ-коллегіи. Этому учрежденію вмёнялось въруководство не выключать другихъ въ пользу однихъ, и имётъ въ виду, что отъ соперничества между заводчиками зависёли не только размноженіе мануфактуръ, но также достоинство и дешевизна произведеній. Заводчикамъ давалось право безпошлинной торговли на нёсколько лётъ, предоставлялось пріобрётать населенныя имёнія къ заводамъ, съ тёмъ, чтобъ они не продавали людей отъ завода, а самые заводы могли продавать только съ разр'єменія мануфактуръ-коллегіи. Въ началё каждаго года мануфактуристы должны были представлять образчики своихъ изд'єлій. Вмёстё съ тёмъ Петръ находилъ полезною мёрою повышеніе пошлинъ съ привозимыхъ изъ за-границы предметовъ,

которые уже производились въ Россіи, хотя бы и въ небольшомъ размъръ. Петръ пришелъ тогда къ убъждению въ невыгодности казенныхъ фабрикъ, поэтому рекомендовалъ коллегін отдавать ихъ частнымъ лицамъ, хотя постоянно жаловался, что фабрикъ заводится мало и указы его, относящіеся къ фабричному дълу, исполняются дурно. "Нашъ народъ", говоритъ государь въ своемъ указъ, "яко дъти, неученія ради, которыя никогда за азбуку не примутся, когда отъ мастера не приневолены бывають, которымъ сперва досадно кажется, но, когда выучатся, нотомъ благодарять, что явно изъ всёхъ нынёшнихъ дёлъ". По прежнему Петръ старался привлекать въ свое государство чужеземныхъ мастеровъ, но приказывалъ ихъ немедленно свидътельствовать: знають ли они свое дёло; если окажется, что не знають, то отпускать ихъ безъ всякаго оскорбленія, а если окажутся годными, то содержать ихъ въ довольствъ, предоставляя имъ право безпошлинной торговли своими издъліями, свободу отъ поборовъ, службъ и разныхъ повинностей и всегда, когда пожелаютъ, отпускать ихъ за-границу, чтобъ не было на Россію жалобъ. Мануфактуръ-коллегія должна была, однако, имъть въ виду, что полезнье посылать русскихъ людей для обученія за-границу, давая имъ содержание и обезпечивая ихъ семейства во время отлучки ихъ въ чужіе края.

Продажа соли продолжала производиться отъ казны выборными цёловальниками, съ прежними злоупотребленіями. Если кто покупаль соль пудами, съ тёхъ брази взятки, а бёдныхъ, покупавшихъ на малыя суммы, цёловальники, желая отъ нихъ отдёлаться, отсылали къ своимъ товарищамъ, и случалось, что бёдняки нигдё не могли достать соли на какія-нибудь 10 коп. Узнавши объ этомъ, 11 мая 1722 года государь велёлъ продавать соль на всякую сумму, на какую кто можетъ купить, а воровъ цёловальниковъ, обличенныхъ въ бездёльничестве, казнить смертью.

При постоянной заботѣ Петра о горныхъ промыслахъ, къ концу царствованія его учреждено правительствомъ еще нѣсколько горныхъ заводовъ. Въ апрѣлѣ 1722 года царь поручилъ генералъмайору Геннингу осмотрѣть, исправить и привести въ хорошее состояніе мѣдные и желѣзные заводы въ уѣздахъ кунгурскомъ, верхотурскомъ и тобольскомъ. Онъ долженъ былъ опредѣлить количество деревень и селъ, нужныхъ для приписки къ заводу и требовать на обзаведеніе людей отъ губернаторовъ и воеводъ. Освобожденныхъ отъ каторжной работы и поселенныхъ въ дальнихъ мѣстахъ Сибири, велѣно было отправить въ Даурію на та-

мошніе серебряные заводы. Туда же пересылали, по назначенію отъ сибирскаго губернатора, и пашенныхъ крестьянъ. Въ 1723 году положено завести заводы въ усольскомъ убздб, и на работы высылать туда людей, собранныхъ изъ соликамской провинціи и явившихся изъ бъговъ рекрутъ, а къ заводу приписать деревню Строгоновыхъ, вмъсто которой дать последнимъ другую изъ дворцовыхъ волостей. Осенью 1723 года окончена Геннингомъ постройка екатеринбургскаго мъднаго завода. Кромъ екатеринбургскаго, основаны были тогда мёдные заводы въ Кунгуре, на реке Ягужихе, близь Верхотурья на реке Ламе и при Пыскорскомъ монастыръ. Желъзо выдълывалось на ултуйскихъ, алонаевскихъ и каменскихъ заводахъ: тамъ лились пушки, но фузей и другого ручного оружія не ділали. Въ январі 1724 года открыть быль сестрор'єцкій литейный заводь и туда приказано было присылать изъ Сибири годное жельзо. Игольный промысель производился въ большомъ изобиліи въ рязанскомъ увздв, на сумму 33,000 рублей: выдёлывалось столько иголь, что не только доставало ихъ на Россію, но отправлялось еще за-границу; владъльцы завода получили право на безпошлинную торговлю въ теченіи 18 літь.

При относительномъ развитіи заводской и фабричной дівятельности, государь, желавшій сохранить лібса въ Россіи, сталь заботиться о добываніи другого топлива, кромів дровь. По донесенію подъячаго Капустина, Петръ велібль отправить людей на Донъ въ казачьи городки, въ Синія-Горы и Бівлогорье, для раскопки каменнаго угля на трехсаженной глубинів и боліве. Указомъ сентября 11-го 1723 года приказано дівлать развідки каменнаго угля по Днівпру и его притокамъ. Въ томъ же году дана десятилівтняя привилегія фонармусу на добываніе торфа, съ воспрещеніемъ другимъ лицамъ добывать его и продавать.

До конца своего царствованія Петръ не покидаль преслідованія судовь древней русской постройки. Въ сентябрі 1722 года посланы на озеро Ильмень и на берега соединяющихся съ нимърікъ "эверснаго діла ученики", для постройки торговыхъ судовъ новымъ способомъ, и на каждое новопостроенное судно веліно налагать клейма. Но въ то же время государь издаваль и распоряженія, дозволявшія временное существованіе староманерныхъ судовъ, при ніжоторыхъ условіяхъ. Въ 1724 году на староманерныхъ судахъ позволено было привозить въ Ладожскій каналь бревна и доски.

## VII.

Политическія событія послѣ Ништадтскаго мира до кончины Петра Великаго.

Ништадтскій миръ прекратиль военныя отношенія Россіи къ Западу. Главная цёль была достигнута: въ рукахъ Россіи были берега Балтійскаго моря, и земля, на которой поставлень быль любезный Петрову сердцу Петербургъ, признана въчною принадлежностью Россіи. Теперь д'ятельность Петра могла уже совершенно свободно обратиться въ иную сторону. Внутреннія учрежденія, которыми такъ, можно сказать, дихорадочно занялся Петръ въ последние передъ темъ годы, не могли наполнить его предпріимчивой патуры: у него была потребность во внёшней деятельности, потребность войны и пріобретеній. Счастливое окончаніе шведской войны, посл'є многольтнихъ усилій и безпрестанныхъ утратъ и потрясеній, возбуждало его къ воинственнымъ предпріятіямъ въ другую сторону. Уже прежде обращаль онъ вниманіе на Востокъ: онъ чувствоваль и понималь, что, по отношенію къ Востоку, созданная имъ военная русская сила и русская политика имбютъ правственное и матеріальное предпочтеніе. Дела съ Востокомъ не угрожали опасностью Россіи, особенно посл'ь того, какъ Россія успъла выйти побъдоносною изъ борьбы съ европейской державой, даже при множествъ затрудненій, которыя делала ей остальная Европа. Теченіе обстоятельствь влекло Петра къ намъренію поживиться для Россіи на счетъ Персіи.

Петръ могъ явиться не завоевателемъ, нападающимъ на сосъда съ хищническими цълями, а добрымъ сосъдомъ, оказывающимъ номощь законной власти, и потомъ потребовать себъ уступки земель, какъ-бы въ вознагражденіе за оказанную помощь. На персидскомъ престоль сидълъ шахъ Гуссейнъ IV, занявшій престоль еще въ 1694 году. Онъ былъ однимъ изъ такихъ государей, которые какъ будто судьбою посылаются для того, чтобы привести въ разстройство и разрушеніе свое государство. Самъ онъ проводилъ дни въ гаремъ, управленіе государствомъ предоставляль визирямъ и питалъ полнъйшее отвращеніе ко всякимъ заботамъ, а тъмъ болье къ войнъ. Всъ восточныя государства, съ незапамятныхъ временъ древности, подчинялись одному неизмънному закону: сильный и дъятельный государь легко завоевывалъ своихъ сосъдей, присоединялъ край за краемъ къ своимъ владъніямъ и такъ образовывалъ обширное государство. Но части его соединялись между собою только механическою связью династій; обитатели держались въ повиновеніи только рабскимъ

страхомъ, никакой нравственной связи не могло возникнуть между ними. У наследниковъ счастливаго завоевателя естественно ослабъвала военная предпріимчивость ихт предка, когда болье воевать было не съ къмъ или становилось неудобнымъ. Они начинали пользоваться плодами, собранными ихъ прародителями-завоевателями, отдавались мирному житію, которое выражалось не въ какихъ-нибудь заботахъ о внутреннемъ устроеніи и о благосостояніи подвластныхъ, а въ преданности чувственнымъ утёхамъ, и последствіями этого всегда бывали лень и неразсудительность. Плохо сплоченныя части государства начинають расползаться: подвластные, почуявши, что надъ ними нътъ тяжелаго бича, поднимаютъ бунтъ за бунтомъ; ловкіе и смълые правители провинцій провозглашають себя независимыми, государство распадается, и если впору не явятся сильныя руки, ум'вющія остановить на время его окончательное разложение, оно легко становится добычею какого-нибудь предпріимчиваго соседа, который на его развалинахъ создаетъ иное государство. Такой процесъ безпрестанно повторялся на Востокъ и въ отдаленный періодъ язычества и по распространеніи мугаммеданства, которое, въ этомъ отношеніи, мало измѣнило судьбу Востока, потому что не заключало въ себъ никакихъ стихій для нравственной переработки народовъ, принявшихъ эту религію. То же грозило Персіи въ эпоху царствованія Петра Великаго въ Россіи.

Распаденіе Персіи начиналось уже съ ея восточныхъ предъловъ. Поднялись противъ власти персидскаго шаха авганы, данники Персіи, управляемые намъстниками шаха. Нъкто Миривесъ, бывшій въ этой землъ собирателемъ даней, слъдуемыхъ персидскому государю съ покореннаго народа, въ 1710 году покусился сдълаться независимымъ. Онъ умертвилъ грузинскаго князя Георгихана, посланнаго отъ шаха намъстникомъ въ Авганистанъ и утвердился въ авганской столицъ Кандагаръ. Персія не въ состояніи была принудить его къ повиновенію. Онъ умеръ въ 1717 году независимымъ властителемъ. Его сынъ Миръ-Махмудъ наслъдовалъ отцу, умертвивши своего дядю. Онъ захватилъ провинцію Кирманъ и привлекъ на свою сторону всъхъ послъдователей секты суннитовъ въ Персіи, враждебной шіштскому толку мугаммеданства, котораго держался дворъ и изстари исповъдовали всъ персидскіе шахи, включительно до Гуссейна IV. Началось въ государствъ всеобщее междоусобіе подъ знаменемъ двухъ мугаммеданскихъ въроисповъданій. Гуссейнъ поручилъ свое войско Луфти-Али-хану, брату своего визиря Атематъ-Булета. Этотъ полководецъ дъйствоваль удачно противъ мятежниковъ, но

враги нашли способъ очернить передъ малоумнымъ шахомъ и визиря и его брата полководца. Шахъ Гуссейнъ приказаль своему визирю выколоть глаза, а Луфти-Али-хана посадить въ тюрьму. Тогда Миръ-Махмудъ, не имѣя противъ себя опытнаго и даровитаго врага, повелъ свои дѣла такъ удачно, что собралъ болѣе 60,000 войска, двинулся на столицу Персіи Испагань и принудилъ шаха Гуссейна признать себя великимъ визиремъ, начальникомъ всего персидскаго войска и настоящимъ правителемъ государства. Униженный такимъ образомъ, Гуссейнъ отрекся отъ престола, назначивши своимъ преемникомъ одного изъ сыновей своихъ, Тохмасъ-Мирзу.

Изъ Кандагара поданъ былъ сигналъ: за Миръ-Махмудомъ начали возмущаться правители другихъ провинцій. Взбунтова-лись лезгины, народъ, жившій на Кавказскихъ горахъ и пла-тившій ежегодную дань Персіи. Лезгинскій владълецъ Даудъбекъ напалъ на Шемаху; лезгины и ихъ союзники казы-кумыки разорили и разграбили городъ, перебили и обобрали торговавшихъ тамъ русскихъ купцовъ, награбили у нихъ товаровъ цѣ-ною на полмилліона. Богатѣйшій русскій купецъ Евреиновъ разорился тогда въ конецъ. Въ то же время грузинскій князь Вахтангъ, не задолго передъ тъмъ принявшій мугаммеданство въ угоду шаху, затввалъ также освободиться отъ персидской власти и искаль содействія Россіп. Онь обращался къ астраханскому губернатору Волынскому, увёряль, что отрекся отъ Христа по неволъ, притворно, и теперь снова желаетъ обратиться къ христіанству, поступивши подъ власть русскаго царя. Вахтангь уговариваль русское правительство воспользоваться крайнимъ положеніемъ Персіи, и съ своей стороны об'єщаль русскимъ 40,000 войска, для содъйствія противъ Персіи. Кромъ обиды, нанесенной русскимъ купцамъ въ Шемахѣ, Петръ былъ недоволенъ тѣмъ, что караванъ русскихъ купцовъ, возвращавшійся изъ Китая, былъ разграбленъ на дорогѣ хивинскими татарами, которые находились въ союзъ съ Миръ-Махмудомъ.

Петръ увидълъ, такимъ образомъ, превосходный случай вмъшаться въ персидское дъло, подъ предлогомъ защищать законную верховную власть, потрясенную Миръ-Махмуломъ и спасти Персію отъ совершеннаго распаденія, такъ какъ, послѣ отреченія Гуссейна, молодой и неопытный Тохмасъ-шахъ былъ государемъ только по имени. Авганы и ихъ союзники курды опустошили государство. Въ добавокъ Турція имѣла виды овладѣть Персіею. Самой даже государственной религіи въ Персіи грозила бѣда: лезгины и авганы были супниты, курды—огнепоклонники.

Послѣ сильныхъ понужденій со стороны астраханскаго губернатора Волынскаго, ръшившись идти въ походъ, русскій государь хотьль предупредить Турцію, чтобъ она не воспользовалась равложеніемъ персидскаго государства и не овладёла персидскими областями: это было бы страшнымъ для Россіи событіемъ; оно усилило бы издавна враждебную Россіи державу, всегда готовую ей вредеть. Въ началъ 1722 года Петръ прибылъ въ Москву и оттуда приказалъ снаряжать на Волгъ суда, для перевозки войска къ Каспійскому морю. Въ май государь, вмість съ Екатериною, отправился въ путь водою по Москвъ ръвъ и Окъ. Въ Нижнемъ празд-новалъ онъ день своего рожденія (30 мая), былъ великольпно угощаемъ богатъйшимъ изъ русскихъ промышленниковъ Строгоновымъ, а потомъ изъ Нижняго отправился вплоть до Астрахани, останавливаясь на короткое время въ поволжскихъ городкахъ для ихъ осмотра. Между темъ турецкій дворъ, узнавъ о намереніи русскаго государя, предусмотрёль со стороны его умысель завоевать и присоединить къ своимъ владеніямъ области шаха, и прислаль къ Петру въ Астрахань грамоту, съ увъщаніемъ оставить предпріятіе. Петръ отв'ячаль, что идеть въ Персію не завоевателемъ, а союзникомъ шаха, чтобы избавить его отъ мятежниковъ и принудить Миръ-Махмуда покориться законному своему государю. 18 іюля Петръ, съ пѣхотою въ числѣ 22,000 и съ 6,000 матросовъ, пустился на судахъ по Каспійскому морю, по направленію къ Дербенту; конница шла туда же сухопутьемъ (регулярной русской конницы было 9,000, кром' того, 40,000 казаковъ и кадмыковъ и 30,000 татаръ).

Петръ разослалъ по сторонамъ манифестъ ко всёмъ, считающимся подданными шаха, называль себя союзникомъ ихъ повелителя и требоваль отъ нихъ мирнаго подчиненія, объявляя въ то же время, что онъ строго запретиль русскому войску всякіе непріязненные поступки надъ персидскими подданными, покорными своему государю. 12 августа, Петръ прибылъ въ Тарки. Тамошній владёлецъ или шевкаль, какъ онъ титуловался, по имени Адель-Гирей, считавшійся данникомъ шаха, принималь Петра и Екатерину униженнымъ образомъ, хотя внутренно былъ очень недоволенъ прибытіемъ непрошенныхъ союзниковъ. Хуже поступилъ другой данникъ шаха, утимешскій султанъ Мугаммедъ. Петръ отправиль къ нему трехъ донскихъ казаковъ-требовать покорности; султанъ приказалъ побить ихъ и съ своими силами удариль на русское войско, но русскіе отбили его, разорили его столицу Утимишъ, пожгли и пограбили его владънія; самт. Петръ, въ возмездіе за убитыхъ трехъ своихъ казаковъ, приказаль побить 21 плённика, затёмь цёлую толпу другихъ плённиковь отправиль къ утимишскому султану съ обрёзанными носами и ушами.

23 августа, царь подошелъ къ Дербенту: комендантъ его, называемый по-персидски наибъ, вышелъ на встрвчу къ царю съ серебряными городскими ключами и сдалъ городъ. Петръ простояль здёсь до сентября; приближалась осень; подвозъ припасовъ по Каспійскому морю становился затруднительнымъ: сообразивши это, Петръ оставиль въ Дербентъ гарнизонъ, подъ начальствомъ полковника Юнкера, а самъ повернулъ пазадъ къ Астрахани, и на возвратномъ пути, на ръкъ Сулакъ, заложилъ крѣпость, наименовавши ее крѣпостью Св. Креста. Изъ Астрахани Петръ выслаль для дальньйшихъ военныхъ дъйствій въ Персіи генералъ-майора Матюшкина въ Баку, а полковника Шипова къ Рящу, самъ же, пробывши некоторое время въ Астрахани, убхаль въ Москву. 13 декабря, онъ имблъ торжественный въйздъ въ старую русскую столицу. Его склонность къ торжественнымъ праздникамъ и къ риторическимъ восхваленіямь своихъ подвиговъ находила себъ желанную пищу въ томъ представленіи, что онъ завоеваль городь, построеніе котораго приписывали Александру Македонскому. Въ Москви царь пробыль до весны, и наканунь своего отъезда въ Петербургъ, собственноручно сжегъ свой деревянный дворецъ въ Преображенскомъ. Онъ сказалъ бывшему при этомъ голштинскому герцогу: "здёсь задумаль я впервые войну противъ Швеціи; пусть вмёстё съ этимъ домомъ исчезнетъ всякая мысль о враждъ съ нею; пусть она будеть върнъйшею союзницею моей имперіи"!

Отряды, которымъ Петръ поручилъ окончаніе военныхъ дѣйствій въ Персіи, исполнили свое порученіе хорото. Шиповъ утвердился въ Рящѣ. Персидскія власти не рады были чужеземцамъ и именемъ шаха требовали, чтобы русскіе выходили изъ города; Шиновъ не уходилъ подъ разными предлогами и достоялъ до весны 1723 года. За это время туземцы до того не взлюбили пришельцевъ, что въ мартѣ, когда Шиновъ, отправивши часть своего отряда на судахъ, остался съ малочисленными силами, напали на него съ оружіемъ въ караванъ-сараѣ. Русскіе отбили персіянъ, несмотря на то, что послѣднихъ было, можетъ быть, въ десять разъ болѣе. И другой посланный съ отрядомъ въ персидскія владѣнія, Матюшкинъ, прибывши въ Баку лѣтомъ 1723 года, встрѣтилъ совершенное нежеланіе принимать русскихъ. Персіяне хотѣли воспрепятствовать высадкѣ русскаго войска на берегъ, но Матюшкинъ отбилъ ихъ и принудилъ го-

родъ къ сдачъ. Впрочемъ, дъйствія Матюнкина и Шипова не имѣли важныхъ послѣдствій, потому что, и безъ этихъ дѣлъ, 12-го сентября 1723 г., присланный отъ Тохмасъ-шаха посолъ Измаилъ-бекъ въ Петербургъ заключилъ отъ имени своего государя съ русскимъ императоромъ союзный договоръ: русскій государь об'єщаль со стороны Россіи оказывать шаху помощь противъ бунтовщиковъ, а шахъ, для возможности содержать войско, которое императоръ пошлеть ему противъ мятежниковъ, уступилъ Россіи города Дербентъ и Баку, съ побережьемъ Каспійскаго моря, заключающимъ провинцій Гилянь, Мазандеранъ и Астрабадъ. Договоръ этотъ былъ ратификованъ русскими послами, отправленными въ Персію въ апрълъ 1724 г. Такимъ образомъ, почти безъ войны, воспользовавшись обстоятельствами, Петръ пріобрѣль для Россіи полосу южнаго края, богатаго различными произведеніями; и тогда же русскій государь началь ділать соображенія о приглашеніи христіанскихъ поселенцевъ въ новопріобрътенный край. Этими поселенцами, по предположеніямъ Петра, должны были быть армяне, которые давно уже побуждали русскаго государя къ овладению прикавказскимъ краемъ. Въ начале 1724 года началось переселеніе армянь изъ турецкихъ владіній, но оно шло довольно медленно, потому что турки неохотно выпускали ихъ изъ своихъ областей. Пріобрѣтеніе прикаспійскаго края не осталось безъ неудовольствія со стороны Турціи. Сначала великій визирь, въ сношеніяхъ съ русскимъ резидентомъ Неплюевымъ, долго твердилъ, что Порта одна имфетъ полное право овладъть Персіею, тъмъ болъе, что Миръ Махмудъ и лезгинскій владътель Даудъ-бекъ признали надъ собою верховное первенство турецкаго падишаха. Турки между тёмъ успёли овладёть Тифлисомъ. Апглійскій посланникъ старался вооружить Турцію противъ Россіи, а французскій, Дебонакъ, держаль сторону Россіи и пытался не допустить до войны. Въ январъ 1724 года, дъло повернулось такъ, что можно было со дня на день ожидать объявленія Россіи войны, и Неплюеву приходилось увзжать изъ Константинополя. Но французскій посоль настроиль визиря такь, что тоть предложилъ французскому послу быть посредникомъ въ переговорахъ съ русскимъ резидентомъ. Дѣло, однако, потянулось еще на полгода. Пошли споры, толки. По извѣстію Неплюева, французскій посоль началь было склоняться на сторону Турціи; но 12-го іюня 1724 года все уладилось въ пользу Россіи: поръшили оставить Шемаху подъ владъніемъ турецкаго данника, лезгинскаго внязя Даудъ-бека, а пространство отъ Шемахи до Кас-пійскаго моря раздѣлить между Россіею и Даудъ-бекомъ, такъ

что последнему отдавалась меньшая часть этого пространства, чемъ Россіи. Петръ домогался, чтобы Турція не воспрещала свочимь христіанскимъ подданнымъ, армянамъ и грузинамъ, переходить въ новопріобретенныя отъ Персіи провинціи, об'єщая за то не воспрещать и мугаммеданамъ перехода въ Турцію. Несчастный грузинскій царь Вахтангъ, бывшій ноневол'є и по слабохарактерности мусульманиномъ, возвратился къ христіанству, но его начали теснить въ одно время и турки и персіяне; явился претендентомъ ему другой грузинскій князь, владёлецъ Кахетіи. Вахтангъ принужденъ былъ покинуть свое царство и уёхалъ въ Россію на вёчное житье.

Экспедиція Петра въ Персію имѣла важное значеніе въ русской исторіи. Она была начальнымъ шагомъ къ тому движенію Россіи на юго востокъ, которое, то остапавливаясь, то снова возобновляясь, привело Россію впослѣдствіи къ пріобрѣтенію закавказскихъ грузинскихъ земель и всего кавказскаго хребта. Петръ, думая сдѣлать изъ Россіи морскую державу и открыть ей путь къ занятію подобающаго ей мѣста въ ряду европейскихъ державъ, въ то же время понималъ, что какъ географія, такъ и исторія намѣтили ей и другую дорогу,—дорогу на Востокъ, гдѣ Россія, получая отъ Запада илоды европейской цивилизаціи, могла въ собственной переработкѣ сообщать ихъ восточнымъ народамъ, стоявшимъ въ сравнепіи съ нею на меньшей степени культурнаго развитія.

Въ отношеніяхъ къ западнымъ державамъ важнѣйтее дѣло этого времени было заключеніе въ февраль 1724 г. оборонительнаго союза со Швецією. Посл'є продолжительной войны, оба государства вступили въ самую искреннюю дружбу между собою. Эго важное дело совершено стараніємъ русскаго посла въ Стокгольм'в, Бестужева, и отчасти министра голштинскаго, Бассевича, поставившаго своего герцога снова въ добрыя отношенія къ Швеціи. Передъ этимъ временемъ, Петръ, съ цёлью сдёлать шведскаго короля уступчивъе, возпамърился попугать его и пустить свой флоть въ Балтійское море, но герцогь написаль къ Бассевичу, своему послу, бывшему тогда въ Стокгольмъ, письмо, въ которомъ выражался, что лучше откажется отъ всякихъ правъ на шведскую корону, чъмъ купить ее цъною шведской крови. Бассевичь показаль это письмо шведскому министру Горну, главному недоброжелателю герцога, и тронулъ Горпа до того, что тотъ изменилъ свои чувствованія къ племяннику Карла XII. Состоялся такой договоръ Швеціи съ Россіей: об'я державы обязывались поддерживать другь друга военною силою, сухопутною

и морскою, и не заключать ни съ къмъ договоровъ, противныхъ этому союзу. Голштинскій герцогь отказывался отъ всякихъ притязаній на шведскій престоль при жизни тогдашняго короля и его прямыхъ потомковъ; Швеція, вмъсть съ Россіею, объщалась домогаться утвержденія за нимъ его герцогских в наследственныхъ владеній. Об'в державы постановляли, кром'в того, не допускать внутреннихъ безпорядковъ въ Польшв, а поддерживать ея старинпую вольность и избирательное правленіе. Это последнее условіе опредёлило на долгое время взглядь на политику, какую должны были соблюдать сосёди въ отношеніи къ польской республикъ: сосъдямъ выгодно было поддерживать старинную польскую шляхетскую вольность, потому что такой государственный строй вель Польшу, рано или поздно, къ гибели и даваль надежды на возможность сдёлать пріобрётеніе въ эпоху неизбёжнаго паденія польской республики. Съ французскимъ дворомъ Петръ, последние годы своего царствования, находился въ дружелюбныхъ отпошеніяхъ; у Петра было даже намѣреніе отдать одну изъ дочерей своихъ за малолътняго французскаго короля, но этотъ планъ не удался, потому что регентъ Франціи постарался дать королю другую нев'єсту, малол'єтнюю испанскую инфантину, которой, однако, не суждено было стать французской королевой. Съ Франціей соединяло Россію еще обоюдное участіе къ судьбъ проживавшаго во Франціи претендента на англійскій престоль Іакова Стюарта, къ которому Петръ благоволиль тымъ болье, что съ тогдашнимъ англійскимъ королемъ Георгомъ у него уже нъсколько лътъ сряду были натянутыя отношенія. Но дёло претендента не довело Россію ни до какихъ предпріятій въ его пользу, главнымъ образомъ оттого, что его постоянная союзница и покровительница, Франція, сочла за лучшее примириться съ королемъ Георгомъ, ограничивши свои отношенія къ претенденту только однъми любезностями. При посредствъ Франціи, Петръ быль уже готовь помириться и подружиться съ англійскимъ королемъ, однако не успълъ этого сдълать при своей жизни. Лътомъ, 1723 года, Петръ, въ сопровожденіи своихъ вельможъ, ъздилъ морскимъ путемъ въ Рогервикъ и положилъ тамъ основаніе длиннаго мола, съ закрытою дорогою на верху и съ батареей. У государя тогда раждалось желаніе перенести туда и свой военный порть, такъ какъ въ Кроншлотъ замъчалась большая примісь прісной воды, способствовавшая скорой порчів кораблей. Въ Рогервикъ море образуетъ большую бухту, окруженную отвъсными скалами и до того широкую, что въ ней могло вмёститься до 1,000 большихъ судовъ. Она была очень

глубока и не принимала въ себя отнюдь пръсныхъ водъ. По возвращения изъ Рогервика въ августъ 1723 г., Петръ обозръваль въ Кропштадтъ флоть и любовался своимъ дъломъ, совершеннымъ имъ съ любовью въ теченіи всей своей жизни. Весь флотъ въ 1723 году состояль изъ 24 кораблей и 5 фрегатовъ, на немъ было 1,730 орудій и до 12,500 человъвъ экипажа. Въ это время вспомниль Петръ о томъ небольшомъ ботикъ, на которомъ въ молодости началъ овъ учиться плаванію по Яузъ и по съвернымъ русскимъ озерамъ. Йетръ приказалъ привезти его въ Петербургъ, поставиль его въ Кроншгадтъ между кораблями, парекъ Дедушьой русскаго флота и потомъ съ торжествомъ перевезъ въ петербургскую криность, гди назначиль для храненія, какъ національную святыню. Это событіе послужило поводомъ къ торжественному многодневному празднеству, сопровождавшемуся и пальбою изъ пушекъ, и фейерверками, и обильными попойками.

Государь чувствоваль, что силы его кринкой натуры подламывались, онъ постепенно опускался; сыновей у него не было, да если бы и были, - объявленный имъ манифестъ о будущемъ порядкъ престолопаслъдія разрушаль всякія права рожденія и даваль царствующему государю право назначать себъ кого угодно преемникомъ Внука своего, сына несчастнаго царевича Алексвя, Петръ явно не долюбливалъ: въроятно, ему входило въ мысль и то, что если со временемъ этотъ внукъ станетъ царемъ, то, по родительской связи, его окружать сторонники старыхъ русскихъ порядковъ, и партія, враждебная преобразованіямъ, подниметь голову. Кажется, гогда уже у Петра блеснула мысль передать послъ себя престоль женъ своей Екатеринъ. Правда, этого пигдъ не высказалъ Петръ прямо, но такое предположение можно удобно вывесть изъ его тогдашнихъ поступковъ. Весною 1724 г. Петръ задумаль короновать ее; она посила уже титуль императрицы, но только по мужу, какъ законная супруга императора. Петръ захотель дать этоть титуль ея особе, независимо оть брака. Въ манифесть, изданномь по этому поводу, Петрь извыщаль цылый свыть, что Екатерина была его постоянной помощищей въ государственныхъ дёлахъ и признавалъ за ней какія-то особенно важныя услуги, оказаныя во время прутскаго похода. Коронованіе Екатерины должно было происходить не въ Петербургъ, но въ Москвъ, не перестававшей въ глазахъ русскаго народа быть законною столицею и центромъ національнаго единства.

7 мая 1724 года совершилось въ московскомъ Успенскомъ соборѣ это коронованіе государыни съ большимъ торжествомъ.

Обрядь совершаль новгородскій митрополить, а псковской епископь Өеофань Прокоповичь, самый близкій къ Петру изъ духовныхъ сановниковь, произнесь тогда рѣчь, понравившуюся государю. Петрь собственноручно возложиль на Екатерину корону. Нѣсколько дней послѣ того поили и угощали народь, а потомъ продолжительное время отправлялись при дворѣ праздники, маскарады и попойки. Событіе было новое для Россіи: до сихъ поръ пи одна изъ русскихъ царицъ не удостоплась такой публичной чести, кромѣ Марины Мнишекъ, о которой въ памяти пародной осталось неотрадное воспоминаніе. Какъ бы въ свидѣтельство того, что Петръ готовилъ Екатеринѣ власть, равную своей собственной, онъ поручилъ ей, вмѣсто себя, пожаловать графское достоинство Петру Андреевичу Толстому.

Коронованіе Екатерины порождало разныя предположенія о престолонаследін. Одни думали, что, короповавши свою супругу, Петръ намеревается объявить ее после себя преемницею, другіе дълали предположенія, что Петръ предоставить престоль одной изъ дочерей, за неимъніемъ отъ Екатерины дътей мужескаго пола. Большинство русскихъ расположено было въ пользу внука Петра, малольтняго сына царевича Алексвя. Самъ Петръ, какъ видно, колебался; онъ то оказывалъ расположение къ внуку, то какъ будто не хотълъ знать его. Замъчали тогда, что характеръ Петра мънялся. Онъ постоянно имълъ задумчивый видъ, часто искалъ уединенія, съ нимъ боялись заговаривать о дѣлахъ, когда онъ оказывался угрюмымъ. Иногда онъ требовалъ къ себѣ священника, иногда доктора, а иногда вдругъ, по старому, предавался разгулу и окружалъ себя шутами и членами всепьянъйшаго собора. Среди праздниковъ и веселья, господствовавшаго при дворъ послъ коронованія Екатерины, Россія представляла совсъмъ не праздничный видъ. Повсюду раздавались жалобы на бъдность; недавніе пеурожан произвели большую скудость необходимыхъ средствъ къ жизни; хлебные магазины, которые давно уже приказалъ устроить царь по всей Россіи, существовали только на бумагѣ: на самомъ дѣлѣ никто не сиѣшилъ исполнять въ этомъ повельніе своего государя. По улицамъ городовъ и по большимъ дорогамъ сновали толны нищихъ, хотя государь много разъ уже приказывалъ, чтобъ въ его царствъ не было нищихъ и, подъ угрозами пеней и суровыхъ наказапій, запрещаль своимъ под-даннымъ раздавать милостыпю. Голодные пускались на грабежи и убійства; около самаго Петербурга бродили разбойничьи шайки. Казенныя недоимки все болье и болье возрастали; въ военной коллегін и въ адмиралтействъ-коллегін совсёмъ недоставало денегъ

на содержаніе войска и флота. Между тъмъ тягости пароду не облегчались; продолжали переселять русскихъ людей въ ненавистный для нихъ Петербургъ, а множество неоплатныхъ должниковъ казнъ отправляемо было на тяжелую работу въ Рогервикъ и Кронштадтъ. Въ то время, когда при дворъ отправляли маскарады и веселились, въ народъ слышны были проклятія, за которыя неосторожныхъ тащили въ тайную канцелярію и предавали варварскимъ мукамъ.

Петръ съ Екатериною возвратился изъ Москвы въ Петербургъ; готовились устраивать новое торжество, долженствовавшее совершиться черезъ полгода, -- обручение молодого голштинскаго герцога, родного племянника Карла XII съ дочерью Пегра и Екатерины, цесаревною Анною Петровною. Петръ, между тъмъ, неусыпно занимался своими обычными разнообразными дёлами, переходя оть усиленныхъ работь къ обычнымъ своимъ забавамъ. Такъ, въ концъ августа опъ присутствоваль при торжествъ освященія церкви въ Царскомъ Сель. Пиршество, посль того, продолжалось песколько дней, выпито было до трехъ тысячь бутыловъ вина. Послѣ этого пира государь заболѣлъ, пролежалъ въ постели шесть дней, и едва только оправился, -- какъ убхалъ въ Шлиссельбургъ и тамъ снова устроилъ пиршество, празднуя годовщину взятія этой крішости. Изъ Шлиссельбурга Петръ по-**Бхал**ъ на олонецкіе жельзные заводы, выковаль тамъ собственноручно полосу жельза въ три пуда въсомъ, оттуда повхаль въ Новгородъ, а изъ Новгорода въ Старую Русу, осматривалъ въ этомъ городъ соляное производство. Изъ Старой Русы государь повернуль къ Ладожскому каналу; Петръ быль очень доволень работами, происходившими тогда подъ начальствомъ Миниха. Въ предыдущихъ пяти годахъ едва вырыто было только на 12 версть канала и число рабочихъ простиралось до 20,000 человъкъ, при Минихъ же вырыто было въ теченіи одного года уже 5 версть; Минихъ надъялся до слъдующей зимы вырыть еще 7 верстъ, у него было, кром'в 2,900 челов'вкъ солдатъ, вольнонаемныхъ рабочихъ только до 5,000. Рытье кубической сажени земли при Минихъ стоило 60 коп., тогда какъ прежде оно обходилось въ 1 рубль 50 копвекъ; вообще по расчету Миниха, верста канала съ деревянными постройками, которыми укръплялись стёны канала, должна была обходиться вт. 7,500 рублей, тогда какъ прежде однъ земляныя насыпи по смъть, представленной государю, обходились въ 10,000 рублей. Въ концъ октября Петръ возвращался въ Петербургъ водою, но потомъ, раздумавши, намфревался плыть въ Систербекъ, чтобъ осмотреть

учрежденный тамъ сестроръцкій литейный заводъ. Приближаясь въ своемъ плаваніи къ селенію Лахть, недалеко отъ устья Невы, увидълъ государь судно съ солдатами и матросами, плывшее изъ Кронштадта и носимое во всё стороны ветромъ и непогодою. Въ глазахъ государя это судно стало на мель. Петръ не утеритль, вельль плыть къ судну, бросился по поясь въ воду и помогалъ вытаскивать судно съ мели, чтобы спасти находившихся на немъ людей. Въ глазахъ Петра несколько человекъ, вместе съ нимъ работавшихъ, были унессны водою. Царь проработалъ целую ночь въ воде и успель спасти жизнь двадцати человекамъ. Но утромъ опъ почувствовалъ дихорадку, отложилъ свое намерение посъщать систербекскіе заводы, и поплыль въ Петербургъ.

Тогда совершилось событіе, которое способствовало нравственному потрясенію Петра. Быль у Екатерины любимець и правитель канцеляріи, зав'ядывавшій ея вотчинами, -Вилліамъ Монсъ, брать той самой Анны Монсь, которая ивкогда была любовницей Петра. Опъ находился въ большой довъренности, а его сестра Матрена Балкъ была любимой фрейлиной у Екатерины. Пользуясь такою близостью къ государынь, брать и сестра зазнались и вообразили, что они черезъ то стали могущественными особами. Вилліамъ Монсъ надменно принималь всякихъ просителей, хвасталь, что онь своимь ходатайствомь у государыни можеть всякому сделать многое. Петръ сталъ обвинять и брага, и сестру въ томъ, что, управляя доходами Екатерины, они ее обкрадывають; но то быль только предлогь: на самомъ дёль, Нетръ приревновалъ Монса къ императрицъ. Скоро послъ своего возвращенія въ Петербургъ, Петръ проводиль вечеръ съ Монсомъ, и въ 9 часовъ вечера отпустиль его и другихъ бывшихъ съ нимъ придворныхъ, сказавши, что идетъ въ свою спальню. Ничего пе подозръвая для себя худого, Монсъ прибылъ домой, раздълся и сталь курить трубку: вдругь къ нему входить страшный генеральмайоръ Андрей Ивановичъ Ушаковъ, начальникъ тайной канцеларіи, требуеть отъ него шнагу и ключи, потомъ опечатываетъ его бумаги и приказываеть Ехать съ собою. Утаковъ привезъ его въ свой домъ. Монсъ увидёлъ тамъ Петра. "И ты здесь", сказаль Петръ, бросивъ на него презрительный взглядъ. Монса арестовали и на другой день подвергли допросу въ канцеляріи собственнаго императорскаго кабинета. Монсъ увидаль здась онять государя и пришелъ въ такое ослабленіе силь, что лишился чувствъ: ему принуждены были пустить кровь. На слъдующій день повели его снова къ допросу и стали угрожать пыткою. Монсъ, чтобы не допустить себя до мученій, сознался, что обра-

щаль въ свою пользу оброки съ нѣкоторыхъ вотчинъ императрицы, и взялъ съ крестьянина взятку, объщая сдълать его стремяннымъ конюхомъ императрицы. Монса препроводили въ кръпость (26 октября), а потомъ высшій судъ 14 ноября приговориль его къ смертной казни. Разсказывають, что царь самъ прібхаль къ нему проститься. "Жаль тебя мнѣ, очень жаль, да дѣлать нечего, надобно тебя казнить", говорилъ ему Петръ. Императрица осмѣлилась было ходатайствовать передъ Петромъ о нощадѣ виновныхъ, по Петръ пришелъ тогда въ такую ярость, что въ глазахъ государыни разбилъ дорогое зеркало. "Видишь ли", сказалъ онъ многознаменательно: "вотъ прекраснъйшее украшеніе моего дворца. Хочу—и уничтожу его!" Екатерина поняла, что эти слова заключали намекъ на ея собственную личность, но съ принужденною сдержанностію сказала государю: "Развѣ отъ этого твой дворецъ сталъ лучше?" Петръ все-таки не исполнилъ просьбы жены. 16 ноября въ 10 часовъ утра Монса вывезли съ сестрою въ саняхъ, въ сопровождении приготовлявшаго его къ смерти пастора. Монсъ бодро кланялся на объ стороны, замъчая своихъ знакомыхъ въ огремной толив народа, отовсюду согнаннаго смотреть казнь. Монсъ смёло взошель на эшафоть, сияль шубу и выслушаль прочитанный секретаремъ суда приговоръ, которымъ обвиняли его во взяткахъ, поклонился народу и положилъ голову на плаху подъ ударъ топора. Его сестру Матрену Балкъ наказали одиннадцатью ударами кнута и сослали въ Тобольскъ. Домашній секретарь Столетовъ, послѣ четырпадцати ударовъ кнутомъ, былъ отправленъ на десяти-лѣтнюю каторжную работу въ Рогервикъ; пострадалъ тогда и дворцовый служитель Иванъ Балакиревъ, потѣшавшій Петра и весь дворъ остроумными шутками. Ему дали шестьдесять ударовъ батогами и сослали въ Рогервикъ на три года, поставивши ему въ вину, что онъ "отбывши инженернаго ученія" при посредствъ Монса втерся во дворецъ и занимался тамъ, вмъсто дъла, шутовствомъ. На другой день послъ казпи Монса, Петръ катался съ Екатериною въ коляскъ. Онъ приказалъ проъхать мимо столба, на которомъ воткнута была голова казненнаго. Екатерина не показала никакого вида смущенія и, какъ говорять, посмотръвши прямо въ глаза царю, произнесла: "какъ грустно, что у придвор-

Вслёдъ за Монсомъ раздражили Петра Меншиковъ, а потомъ кабинетъ-секретарь Макаровъ: на последняго донесли, что онъ не доводилъ до сееденія государя о многихъ важныхъ дёлахъ, возвикшихъ по фискальнымъ доношеніямъ, и представлялъ несправедливые доклады по челобитнымъ о деревняхъ, взявши съ

просителей взятки. Царь отрѣшилъ Меншикова отъ должности президента военной коллегіи. Эти непріятности усиливали болѣзненное состояніе здоровья Петра, которое уже пострадало послѣ приключенія на Лахтѣ. Между тѣмъ 24 ноября, въ день имянинъ государыни, совершено было обрученіе голштинскаго герцога съ цесаревною Анною. Цесаревна при обрученіи отказалась за себя и за свое потомство отъ всякихъ притязаній на русскій престолъ. У Петра, видно, были на счетъ преемства какія-то свои предположенія, которыхъ онъ не открывалъ. Но отказъ Анны законно сходился съ прежнимъ указомъ Петра, которымъ государь предоставлялъ право всякому царствующему государю назначать по себѣ преемника. Судьба устроила наперекоръ отказу, подписанному тогда цесаревною: именно ея потомству, а не потомству кого-либо другого, суждено было утвердиться на русскомъ престолѣ, который Петръ такъ странно предавалъ произволу всякой царствующей особы.

Здоровье государя посл' того не поправлялось, но становилось со дня на день все хуже: у него открылись признаки каменной бользни. Петръ преодольваль себя, бодрился, занимался государственными дълами, удълялъ время и на свои обычныя забавы. Въ концъ декабря онъ творилъ выборъ новаго князяпаны, главы шутовскаго собора. Бутурлина не было уже въ живыхъ; несколько месяцевъ тому назадъ онъ окончиль свою жизнь вполнъ достойно своему званію: онъ умеръ, вслъдствіе своего обжорства и пьянства. День для избранія назначень быль 20 декабря. Избраніе происходило въ дом'є умершаго князяпапы. Въ избирательной залъ былъ поставленъ тронъ, обитый пестрою матеріею, о шести ступеняхъ, на которомъ стояла бочка сь двумя кранами и на бочкъ сидълъ Бахусъ. По бскамъ поставлены были мъста для членовъ всепьянъйшаго собора. Въ другой комнать, гдъ собирался избирательный конклавъ, было устроено четырнадцать ложь, посреднив комнаты стояль столь съ изображеніями медвідя и обезьяны, на полу стояла бочка съ виномъ и посуда съ кушаньемъ. Послі торжественнаго церемоніальнаго тествія въ этоть домь, государь заперь кардиналовь въ комнать конклава и приложилъ къ дверямъ ея свою печать. Кардиналы не смёли выходить оттуда, прежде чёмъ не выберуть новаго папу, и должны были, черезъ каждую четверть часа, хлебать по большой деревянной ложкъ водки. Петръ на другой день утромъ въ 6 часовъ явился выпустить ихъ. Оказалось, что кардиналы долго спорили между собою о выборъ и не могли согласиться, наконецъ рёшились покончить дёло баллотировкою. Жребій паль на одного провіантскаго комисара (Строгоста?), который быль посажень на тронѣ, и всѣ должны были цѣловать ему туфлю. Послѣ этого производились надъ нимъ церемоніи по установленному прежде чину. На пиршествѣ, которое въ этотъ день послѣдовало, подавали кушанья изъ волчьяго, лисьяго, ко-шачьяго, медвѣжьяго и мышинаго мяса.

Насталь 1725 годъ; царь захворалъ, но пересиливаль себя и занимался дѣлами до 19 числа япваря; въ этотъ день его болѣзнь усилилась; онъ слегъ въ постель. Государя лечилъ докторъ Блюментростъ. 22 января, Петръ исповѣдывался и причащался св. Таинъ; 26-го подписалъ манифестъ, освобождавшій всѣхъ сосланныхъ въ каторжныя работы, объявлялъ всѣмъ осужденнымъ прощеніе, исключая тѣхъ, которые судились по цер вымъ двумъ пунктамъ или уличались въ смертоубійствѣ. Екатерина выпросила прощеніе Меншикову.

27-го января, Петръ изъявиль желапіе написать распоряженіе о преемствѣ престола. Ему подали бумаги; государь сталь писать и успѣль написать только два слова: "отдайте все" — и болѣе писать быль не въ силахъ, а велѣлъ позвать дочь свою Анну Петровну, съ тѣмъ, чтобъ она писала съ его словъ, но когда явилась молодая цесаревна, Петръ уже пе могъ произнести ни одного слова. На слѣдующія сутки, въ четвертомъ часу пополуночи, Петръ скончался. 2-го февраля его тѣло было выставлено на бархатной, расшитой золотомъ, постелѣ въ дворцовой залѣ, обитой тѣми самыми коврами, которые онъ получиль въ подарокъ отъ Людовика XV во время своего пребыванія въ Парижѣ.

Петръ, какъ историческая личность, представляетъ своеобразпое явленіе не только въ исторіи Россіи, но въ исторіи всего человъчества всъхъ въковъ и народовъ. Великій Шекспиръ своимь художественнымъ геніемъ создаль въ Гамлеть неподражаемый типъ человъка, у котораго размышление беретъ верхъ надъ волею и не допускаеть осуществляться на дёлё желаніямь и намереніямь. Въ Петръ не геній художника, понимающій смысль человъческой натуры, а сама натура создала обратный типъ человъка съ неудержимою и неутомимою волею, у котораго всякая мысль тотчась обращалась въ дёло. "Я такъ хочу, потому что такъ считаю хорошимъ, а чего я хочу, то непремънно должьо быть" - таковъ быль девизъ всей деятельности этого человека. Онъ отличался непостижимою для обыкновенныхъ смертныхъ переимчивостью. Не получивъ ни въ чемъ правильнаго образованія, онъ желаль все знать, и принуждень быль многому учиться не вд-время; однако русскій царь быль одарень такими бо-

татыми способностями, что, при своей недолговременной подготовкъ, приводилъ въ изумленіе знатоковъ, проводившихъ всю свою жизнь за темъ, что Петръ изучаль только мимоходомъ. Все, что онъ ни узнавалъ, стремился примѣнить къ Россіи, съ тѣмъ, чтобы преобразовать ее въ силгное европейское государство. Эту мысль лельяль онь искренно и всецьло въ продолжении всей своей жизни. Петръ жилъ въ такое время, когда Россіи невозможно было оставаться на прежней избитой дорогѣ и надобно было вступить на путь обновленія. Какъ человікь, одаренный умственнымъ ясновидъніемъ, Петръ созналь эту потребность своего отечества, и принялся за нее со всею своею гигантскою волею. Петръ былъ самодержавенъ, а въ такой моменть исторіи, въ какой тогда вступила Россія, только самодержавіе и могло быть пригоднымъ. Свободный республиканскій строй никуда не годится въ то время, когда нужно бываеть измфиять судьбу страны и духъ ел народа, вырывать съ корнемъ вонъ старое и насаждать новое. Понятно, что, привыкши къ старому порядку вещей, участники правленія не разстанутся съ тімь, что считають добрымъ и выгоднымъ. Подобный примъръ наглядно высказался въ Польшъ: страна эта пикакъ не могла выбиться изъ подъ нравственной плесени, потому что ея полноправные граждане, люди, ръшавшіе судьбу своего края, дорожили стариною и не могли спъться между собою, когда приходилось для общей пользы жертвовать выгодами, въ которыхъ многіе лично были заинтересованы. И современная Англія оттого такъ консервативна и туго податлива къ перемънамъ, что ея судьба зависить не отъ воли одного лица, а отъ согласія многихъ: страна эта только по формѣ монархія, а по духу болье - республика. Только тамъ, гдв самодержавіе безграпично, смілый владыка можеть отважиться на ломку и перестройку всего государственнаго и общественнаго зданія.

Петру помогло болье всего его самодержавіе, унасльдованное имъ отъ предковъ. Онъ создаетъ войско и флотъ, хота для эгого требуется безчисленное множество человьческихъ жертвъ и плодовъ многольтняго народнаго труда, — все приносится народомъ для этой цьли, хотя собственно народъ этого ясно не понимаетъ и потому не желаетъ; все приносится оттого, что такъ хочетъ царь. Налагаются неимовърные налоги, высылаются па войну и на тяжелыя работы сотни тысячъ молодого здороваго покольнія для того, чтобъ уже не возвратиться домой. Народъ разоряется, нищаетъ, за то Россія пріобрътаетъ море, расширяются предълы государства, организуется войско, способное мъряться съ сосъдями. Русскіе издавна привыкли къ своимъ стариннымъ пріемамъ

жизни, они ненавидѣли все иноземное; погруженные въ свое внѣшнее благочестіе, они оказывали отвращеніе къ наукамъ. Самодержавный царь заставляеть ихъ одѣваться по иноземному, учиться иноземнымъ знаніямъ, пренебрегать своими дѣдовскими обычаями, и, такъ-сказать, плевать на то, что прежде имѣло для всѣхъ ореолъ святости. И русскіе пересиливаютъ себя, повинуются, потому что такъ хочеть ихъ самодержавный государь.

Но здёсь и предёль самодержавной власти Петра. Много новых учрежденій и жизненных пріемовь внесь преобразователь въ Россію; новой души онь не могь въ нее вдохнуть; — здёсь его могущество оказалось столько же безсильно, какимъ было бы оно и тогда, когда бы у него явилось намёреніе превратить дно моря въ пахатную землю или плавать на кораблё по степи. Новаго человёка въ Россіи могло создать только духовное воспитаніе общества, и если этотъ новый духовный человёкъ гдё-нибудь замётенъ въ дёлніяхъ и стремленіяхъ русскаго человёка настоящаго времени, то этимъ мы обязаны ужъ никакъ не Петру.

Во все продолжение своего царствования Петръ боролся съ предразсудками и злонравіемъ своихъ подвластныхъ, преслідоваль казнокрадовь, взяточниковь, обманщиковь, скорбёль, что въ Россіи совершается не такъ, какъ бы ему хотелось. Сторонники его искали и теперь еще ищуть всему этому причину въ закоснълыхъ порокахъ и недостаткахъ стараго русскаго человъка. Но, приглядъвшись къ дълу безпристрастнъе, придется многое приписать и самому характеру дёйствій Петра. Нельзя человека дёлать счастливымъ противъ собственной его воли и, такъ-сказать, насиловать его природу. Исторія показываеть намъ, что въ обществъ, управляемомъ деспотически, чаще и сильнъе проявляются пороки, мешающіе исполненію самых похвальных и спасительныхъ предначертаній власти. Какія же мѣры употребляль Петръ для приведенія въ исполненіе своихъ великихъ преобразованій? — Пытки Преображенскаго приказа и тайной канцеляріи, мучительныя смертныя казни, тюрьмы, каторги, кнуты, рваніе ноздрей, шпіонство, поощреніе наградами за доносничество. Понятно, что Петръ такими путями не могъ привить въ Россіи ни гражданскаго мужества, ни чувства долга, ни той любви къ своимъ ближнимъ, которая выше всякихъ матеріальныхъ и умственныхъ силъ и могущественнъе самаго знанія; однимъ словомъ, натворивши множество учрежденій, создавая новый политическій строй для Руси, Петръ все-таки не могъсоздать живой, новой Руси.

Задавшись отвлеченною идеею государства и принося ей въ жертву временное благосостояние народа, Петръ не относился къ этому народу сердечно. Для него народъ существовалъ только какъ сумма цифръ, какъ матеріалъ, годный для построенія государства. Онъ цёнилъ русскихъ людей настолько, насколько они были ему нужны для того, чтобъ имъть солдатъ, каменьщиковъ, землекоповъ, матросовъ, или своею трудовою копейкою доставлять царю средства къ содержанію государственнаго механизма. Самъ Петръ своею личностью могъ быть образцомъ для управляемаго и преобразуемаго народа только по своему безм'врному неутомимому трудолюбію, но никакъ не по нравственнымъ качествамъ своего характера. Онъ не старался удерживать своихъ страстей, нередко приводившихъ его къ бъщенымъ и кровавымъ поступкамъ, хотя за подобные поступки онъ жестоко казниль техь, надъ которыми властвоваль. Петръ дозволяль себъ пьянство и лукавство, и однако преслъдоваль эти же самые пороки въ своихъ подвластныхъ. Много совершено имъ возмутительныхъ дений, оправдываемыхъ софизмами политической необходимости. До какой степени онъ быль свирынь и кровожаденъ, показываетъ то, что онъ не побоялся унизить свое царское достоинство, взявши на себя обязанность палача во время дикой казни стръльцовъ; во все его царствование кровавый паръ замученныхъ и казненныхъ въ Преображенскомъ приказъ заражаль воздухъ Руси, но, какъ видно, не тревожиль покойнаго спа ея государя;—песчастный Алексъй Петровичь замучень роднымъ отцомъ после того, какъ этотъ отецъ выманилъ его изъ безопаснаго убъжища царскимъ объщаніемъ прощенія; затьмъ вспомнимъ страданія царицы Евдокіи и множества жертвъ, ногибшихъ большею частью невинно по дёлу ея сына; вспомнимъ поступокъ съ Полуботкомъ и малороссійскими старшинами, бывшими жертвою политическихъ цълей; вспомнимъ дъло Монса, котораго государь обвинилъ совсъмъ не за то, за что на самомъ дълъ на него сердился! Самъ Петръ оправдывалъ свои жестокія казни потребностью правосудія, но факты показывають, что не для всёхъ онъ былъ одинаково неумолимъ въ правосудіи и не въ примъръ другимъ дълалъ поблажки Меншикову, своему любимцу, которому сходили съ рукъ такія беззаконія, за которыя другіе расплачивались жизнью. Самыя его дёла внёшней политики не отличаются безукоризненною честностью и прямотою. Съверная война никакъ не можетъ быть оправдана съ точки справедливости. Нельзя назвать честными уловки Петра передъ

англійскимь королемь Георгомь, когда онь, вопреки явнымь уликамь, ув'єряль его въ своей преданности и непричастности къ замысламь претендента. До какой степени Петръ уважаль права чужихь сос'єднихь націй, когда только не им'єль повода ихъ бояться, показываеть его дикій поступокь съ уніатскими монахами зъ Полоцк'є, поступокь, за который, в'єроятно, онь самъ казниль бы смертью всякаго изъ своихъ подданныхъ, осм'єлившагося сдёлать такое самоуправство на чужой земл'є.

Всв темныя стороны характера Петра, конечно, легко извинять чертами въка; справедливо могуть указать намъ, что подобныхъ сторонъ еще въ большей степени найдется въ характеръ другихъ современниковъ Петровыхъ. Несомнъннымъ останется, что Петръ превосходилъ современныхъ ему земныхъ владыкъ обширностію ума и неутомимымъ трудолюбіемъ, но въ нравственномъ отношении не лучше былъ многихъ изъ нихъ; за то и общество, которое онъ хотель пересоздать, возникло не лучшимъ въ сравнении съ тъми обществами, которыми управляли прочіе Петровы современники. До Петра Россія погружена была въ невѣжество и, хвастаясь своимъ ханжескимъ обрядовымъ благо. честіемъ, величала себя "новымъ Пзраплемъ", а на самомъ дѣлѣ никакимъ "новымъ Израилемъ" пе была. Петръ по редствомъ своихъ деспотическихъ мёръ создаль изъ нея государство, грозное для чужеземцевъ войскомъ и флотомъ, сообщилъ высшему классу ея народа наружные признаки европейского просвъщенія, но Россія посл'в Петра все-таки въ сущности не сділалась "новымъ Израилемъ", чего ей такъ хотелось до временъ Петра. Всв Петровы воспитанники, люди новой Россіи, пережившіе Петра, запутались въ собственныя козни, преслъдуя свои личные эгоистическіе виды, погибли на плахахъ или въ ссылкахъ, а русскій общественный человікь усвоиваль вь своей созісти правило, что можно делать все, что полезно, хотя бы опо было и безнравственно, оправдываясь тёмъ, что и другіе народы то же

При всемъ этомъ Петръ, какъ историческій государственный дѣятель, сохраниль для насъ въ своей личности такую высоко правственную черту, которая невольно привлекаетъ къ нему сердце: эта черта—преданность той идеѣ, которой онъ всецѣло посвятиль свою душу въ теченіи своей жизни Опъ любилъ Россію, любилъ русскій народъ, любилъ его не въ смыслѣ массы современныхъ и подвластныхъ ему русскихъ людей, а въ смыслѣ того идеала, до какого желалъ довести этотъ народъ; и вотъ

эта-то любовь составляеть въ немъ то высокое качество, которое побуждаеть насъ, мимо нашей собственной воли, любить его личность, оставляя въ сторонв и его кровавыя расправы, и весь его деморализующій деспотизмъ, отразившійся зловреднымъ вліяніемъ и на потомствв. За любовь Петра къ идеалу русскаго народа, русскій человвкъ будеть любить Петра до твхъ поръ, пока самъ не утратить для себя народнаго идеала, и ради этой любви простить ему все, что тяжелымъ бременемъ легло на его памяти.



## XVI.

## ГЕТМАНЪ ИВАНЪ СТЕПАНОВИЧЪ МАЗЕПА.

Мазепа родомъ былъ шляхтичь православной вёры, изъ западной Малороссіи, и служиль при польскомь король Іоаннь-Кавимиръ комнатнымъ дворяниномъ. Это было, въроятно, послъ того, какъ побъды козаковъ заставили поляковъ нъсколько времени уважать малорусскую народность и православную въру, и въ такого уваженія допустить въ число дворянъ королевскихъ (т.-е. придворныхъ) молодыхъ особъ шляхетскаго происхожденія изъ православныхъ русскихъ. Не очень вкусно было этимъ особамъ въ польскомъ обществъ, при тогдашнемъ господствъ католическато фанатизма. Мазепа испыталъ это. Сверстники и товарищи его, придворные католической въры, издъваясь надъ нимъ, додразнили его до того, что противъ одного изъ нихъ Мазепа въ горячности обнажилъ шпагу, а обнажение оружия въ королевскомъ дворцъ считалось преступленіемъ, достойнымъ смерти. Но король Іоаннъ-Казимиръ разсудилъ, что Мазена поступилъ неумышленно, и не сталъ казнить его, а только удалилъ отъ двора. Мазепа убхалъ въ имбніе своей матери, на Волынь. Онъ быль молодъ, красивъ, ловокъ и хорошо образованъ. Рядомъ съ имъніемъ его матери жиль въ своемъ имѣніи нѣкто панъ Фальбовскій, человѣкъ пожилыхъ лѣтъ; у него была молодая жена. Познакомившись въ дом' этого господина, Мазепа завель связь съ его женою. Слуги шеннули объ этомъ старому мужу. Одинъ разъ, вы хавши изъ дома, панъ Фальбовскій увидёль за собою ёдущаго своего служителя, остановиль его и узналь, что служитель везеть отъ своей госножи къ Мазенъ письмо, въ которомъ Фальбовская извъщала Мазепу, что мужа нътъ дома, и приглашала прівхать къ ней. Фальбовскій велёль служителю ёхать съ этимъ письмомъ къ Мазепъ, отдать письмо по назначению, получить отвътъ и съ этимъ отвътомъ явиться къ нему на дорогъ. Самъ Фальбовскій

расположился туть же ожидать возвращенія слуги. Черезь ивсколько времени возратившійся слуга отдаль господину отв'ять, писанный Мазепою къ Фальбовской, которую извъщаль, что ъдетъ къ ней тотчасъ. Фальбовскій дождался Мазены. Когда Мазепа поравнялся съ Фальбовскимъ, последній бросился къ Мазепь, остановиль его верховую лошадь и показаль ему отвъть къ своей жень. "Я въ первый разъ ъду", — сказалъ Мазепа. "Много ли разъ", спросилъ Фальбовскій у своего слуги: "былъ этотъ панъ безъ меня?" Слуга отвъчалъ: "сколько у меня волосъ на головъ". Тогда Фальбовскій приказаль раздіть Мазепу до нага и въ такомъ видъ привязать на его же лошади лицомъ къ хвосту, потомъ велёлъ дать лошади нёсколько ударовъ кнутомъ и нёсколько разъ выстрелить у ней надъ ушами. Лошадь понеслась во всю прыть домой черезъ кустарники, и вътви сильно хлестали Мазепу по обнаженной спинъ. Собственная прислуга насилу признала своего исцарацаннаго и окровавленнаго господина, когда лошадь донеслась во дворъ его матери. Послѣ этого приключенія, Мазепа ушель къ козакамъ, служиль спачала у гетмана Тетери, а потомъ у Дорошенка. Мазепа, кромъ польскаго и русскаго языковъ, зналъ по-нъмецки и по-латыни, проходилъ прежде гдъ-то въ полыкомъ училище курсъ ученія, и, будучи по своему времени достаточно образовань, теперь могь пайти себ'в хорошую карьеру въ козачествъ. Здъсь онъ женился. При Дорошенкъ Мазепа дослужился до важнаго званія генеральнаго писаря и въ 1674 году быль отправлень на козацкую раду въ Переяславь, гдв передъ гетманомъ левой стороны Украины Самойловичемъ предлагаль оть имени Дорошенка мировую и заявляль желаніе Дорошенка находиться въ подданствъ у московскаго государя. Черезъ нъсколько мъсяцевъ по окончании этого поручения, Дорошенко отправиль Мазепу въ Константинополь къ султану просять помощи у Турціи, но кошевой атаманъ Иванъ Сирко поймалъ Мазепу на дорогѣ, отобралъ у него грамоты Дорошенка и самаго посланца отослаль въ Москву. Мазену повели къ допросу въ малороссійскій приказь, которымъ тогда зав'єдываль знаменитый бояринъ Артамонъ Сергъевичъ Матвъевъ. Мазепа, своимъ показаніемъ на допрось, съумълъ понравиться боярину Матвьеву: представился лично расположеннымъ къ Россіи, старался оправдать и выгородить передъ московскимъ правительствомъ самого Дорошенка, быль допущень къ государю Алексью Михайловичу и потомъ отнущенъ изъ Москвы съ призывными грамотами къ Дорошенку и къ чигиринскимъ козакамъ. Мазепа не побхалъ къ Дорошенку, а остался у гетмана Самойловича, получивши позволеніе жить

на восточной сторонъ Днъпра, вмъстъ съ своей семьей. Вскоръ послъ того онъ лишился жены.

Самойловичь поручиль Мазенѣ воспитаніе дѣтей своихъ, и черезь нѣсколько лѣть пожаловаль его чиномъ генеральнаго асаула, важнѣйшимъ чиномъ послѣ гетманскаго.

Въ эгомъ званіи, по порученію Самойловича, Мазепа Ездилъ въ Москву еще несколько разъ, и, смекнувши, что въ правленіе царевны Софьи вся власть находилась въ рукахъ ея любимца Голицына, поддёлался къ временщику и расположилъ его къ себъ. И передъ нимъ, какъ прежде передъ Матвъевымъ, въроятно помогали Мазепъ его воспитаніе, ловкость и любезность въ обращеніп. Голицынъ и Матв'євъ оба принадлежали къ передовымъ московскимъ людямъ своего времени, и сочувствовали польскомалорусскимъ пріемамъ образованности, которыми отличался и блисталъ Мазепа. Когда, послъ неудачнаго крымскаго похода, нужно было свалить вину на кого-нибудь, Голицынъ свалилъ ее на гетмана Самойловича: его лишили гетманства, сослали въ Сибирь съ толною родныхъ и сторонниковъ, сыну его Григорію отрубили голову, а Мазепу избрали въ гетманы, главнымъ образомъ оттого, что такъ хотелось любившему его Голицыну. Обыкновенно обвиняють самого Мазепу въ томъ, что онъ копаль яму подъ Самойловичемъ и готовилъ гибель человъку, котораго долженъ былъ считать своимъ благодътелемъ. Мы не знаемъ степени участія Мазены въ интригь, которая велась противь гетмана Самойловича, должны догольствоваться только предположеніями, и потому не въ правѣ произносить приговора по этому вопросу.

Уже давно въ Малороссін происходила соціальная борьба между "значными" козаками и чернью; къ первымъ принадлежали зажиточные люди, имѣвшіе притязаніе на родовитость и отличіе отъ прочей массы народа; чернь составляли простые козаки, но къ послѣднимъ, по общимъ симпатіямъ, примыкала вся масса поспольства, т. е. простого народа, не входившаго въ сословіе козаковъ, но стремившагося къ равенству съ козаками. Всѣ старшины, владѣя доходами съ имѣній, принисанныхъ въ Малороссіи къ должностямъ или чинамъ, были сравнительно богаты и необходимо считались въ классѣ значныхъ; тѣмъ болѣе причисляли себя къ значнымъ и держались ихъ интересовъ лица, которыя получили польское воспитаніе и облечены были, по своему рожденію или по жалованью, шляхетскимъ достоинствомъ. Гетманъ, проведшій молодость въ Польшѣ при дворѣ польскаго короля, былъ именно изъ такихъ. Онъ естественно долженъ быль принести въ

козацкое общество, куда поступиль, то польско-шляхетское направленіе, къ которому такъ враждебно относилась малорусская народная масса. Скоро выказалъ Мазеца свои панскія замашки и сталь въ разръзъ съ народными стремленіями. Это тъмъ болье было для него неизбежно, что действуя въ польско-шляхетскомъ духь, онъ одинавимъ образомъ долженъ быль поступать для того, чтобы заслужить расположение московского правительства и удержаться на пріобр'єтенномъ гетманств'є. Черезъ н'єсколько времени (въ 1696 году), видъвшіе близко состояніе Малороссіи сообщали въ Москву, что Мазепа окружилъ себя поляками, составилъ изъ нихъ, въ качествъ своей гвардіи, особые компанейскіе сердюцкіе полки, что онъ мирволить старшинамъ, что онъ позволиль старшинамъ обращать козаковъ къ себъ въ подданство и отнимать у нихъ земли. Мазепа первый ввелъ въ Малороссіи панщину (барщину) или обязательную работу, въ прибавку къ дани, платимой земледъльцами землевладъльцамъ, у которыхъ на земляхъ проживали. Мазена строго запрещаль поснолитымь людямь постунать въ число козаковъ, и этимъ столько же вооружалъ противъ себя малорусскую простонародную массу, сколько угождаль видамъ московскаго правительства, которое не хотъло, чтобы тяглые люди, принуждаемые правительствомъ къ платежу налоговъ и отправленію всякихъ повинностей, выбывали изъ своего званія и переходили въ козацкое сословіе, пользовавшееся, въ качествъ военнаго, льготами и привилегіями. Какъ только установился Мазепа на гетманствъ, тотчасъ приблизилъ къ себъ свою родню. Съ нимъ было двое племянниковъ, сыновей мазепиныхъ сестеръ: Обидовскій и Войнаровскій. Мать Мазепы, инокиня Магдалина, сделалась настоятельницею кіевскаго Фроловскаго монастыря. Московское правительство не только не поставило Мазепъ въ вину его поступковъ, но для большаго охраненія его личности отъ народа послало къ нему полкъ стрельцовъ. "Гетманъ", извъщаеть одинь путешественникъ, посъщавшій тогда Малороссію, "стрельцами крепокъ, безъ нихъ хохлы давно бы его уходили, да стрёльцовь боятся, отъ того онъ ихъ жалуеть, безпрестанно кормить и безь нихъ шагу не ступить".

Расчитывая на могущество Голицына, Мазепа всёми способами старался угождать ему до тёхъ порь, пока Петръ въ 1689 году не раздёлался съ правленіемъ Софьи и не отправилъ Голицына въ ссылку. Мазепа, во время случившагося въ Москве переворота, пріёхалъ случайно въ столицу, разумёется, съ намёреніемъ кланяться временщику, но, увидавши, что власть перемёнилась, постарался скорёе разорвать связь съ прежнимъ правительствомъ

и примкнуть къ новому. Это ему удалось. Мазепа сталъ просить у правительства того, чего именно русское правительство и домогалось въ Малороссіи, напримъръ, прибавки ратныхъ людей, переписи козаковъ и стъснительныхъ мъръ противъ народнаго буйства. И къ Петру лично съумълъ поддълаться Мазепа. Молодой царь полюбилъ его, и съ тъхъ поръ считалъ его искренно преданнымъ своимъ слугою.

Во все двадцатилътнее время гетманства Мазепы въ Малороссіи проявлялась ненависть къ нему подчиненныхъ, выражаясь то теми, то другими попытками лишить его гетманства. Чёмъ долёе держалъ Мазена гетманскую булаву, тёмъ болёе привыкалъ малорусскій народъ считать его человъкомъ польскаго духа, врагомъ закоренълыхъ козапкихъ стремленій къ равенству и ко всеобщей свободь; нелюбовь къ Мазенъ стала прежде всего выражаться, по малорусскимъ привычвамъ, доносами и кознями. Въ концъ 1689 года явился въ Польшу къ королю Яну Собескому русскій монахъ Соломонъ съ письмомъ отъ Мазепы, въ которомъ малороссійскій гетманъ изъявлялъ польскому королю желаніе присоединить Малороссію снова къ Польшъ и побуждалъ къ открытию вражды противъ Россіи. Вследь затемь, изъ Запорожья пріёхали къ тому же королю посланцы съ предложеніемъ принять Запорожье въ подданство Польшь. Благодаря одному православному придворному, жившему во дворцѣ короля, о томъ и о другомъ узналъ московскій резиденть, жившій въ Варшавь, Волковь, а отъ Волкова узнали объ этомъ и въ Москвъ. Король послалъ Соломона въ Украину, къ гетману, безъ всякаго письма, съ словеснымъ обнадеживаніемъ своей милости, а между тъмъ далъ тайное поручение львовскому православному епископу Іосифу Шумлянскому войти въ сношеніе съ Мазепою. Шумлянскій отправиль къ Мазепѣ шляхтича Доморацкаго съ письмомъ и просилъ чрезъ посланнаго объявить, на какихъ условіяхъ желаеть гетманъ Малороссіи вступить въ подданство польской державъ. Мазепа, получивши письмо Шумлянскаго, отправилъ это письмо и привезтаго его шляхтича въ Москву; Соломонъ же узналъ объ этомъ заранве и не рвшился уже являться къ гетману, а воротился въ Варшаву, но чтобы, какъ говорится, не ударить передъ поляками лицомъ въ грязь, наняль на дорогъ въ корчмъ какого-то студента и подговорилъ написать ему фальшивое письмо отъ имени Мазепы. Переписанное на бъло, это письмо Соломонъ подписалъ самъ, поддълываясь подъ почеркъ Мазены, и повхаль въ Варшаву, по черновые отпуски письма позабыль взять у студента. Случилось, что прежде чемъ Соломонъ добхалъ до Варшавы, студентъ, раску-

тившись въ корчив на полученные отъ Соломона два талера за свое искусство, открыль тайну случившейся тамъ пьяной компаніи, а затімь быль арестовань и приведень къ королю. Студенть во всемъ сознался и представиль остававшіеся у него черновые отпуски сочиненнаго отъ имени Мазецы письма. Когда Соломонъ, явившись къ королю, подалъ ему письмо отъ гетмана Мазепы, король, зная уже все, вельль позвать студента и уличить Соломона въ обманъ. Черновые отпуски были на лицо; запираться было невозможно. Соломонъ во всемъ сознался и былъ посажень въ тюрьму, а потомъ, по требованію русскаго резидента, выдань московскому правительству. Въ 1691 году его привезли въ Москву, разстригли и подъ прежнимъ его мірскимъ именемъ Семена Дротскаго, отправили къ гетману въ Ватуринъ. Тамъ его казнили смертью. По всему видно, эгогъ Соломонъ былъ орудіемъ тайной партіи, хотвишей навести подозрвніе на Мазепу въ Москвъ и подготовить ему гибель.

Но еще когда московское правительство не имело въ своихъ рукахъ Соломона, и требовало его выдачи, въ Кіевѣ подкинуто было анонимное письмо, которымъ остерегали русское правительство "отъ злого и прелестнаго Мазены". Кіевскій воевода отправиль письмо это въ Москву, а изъ Москвы оно послано было прямо въ руки Мазепы съ темъ, чтобы гетманъ сообщиль: не можеть ли, по своимъ соображеніямъ, догадаться, кто бы могь составить это письмо? Мазепа указаль, какь на главныхь своихь враговь, на бывшаго гадячскаго полковника Самойловича, на зятя гетмана Самойловича князя Юрія Четвертинскаго, на бывшаго переяславскаго полковника Дмитрашку Райча и на тогдашияго переяславскаго полковника Леонтія Полуботка. По домогательству гетмана, отставленнаго гадячскаго полковника вывезли изъ его имънія, паходившагося въ лебединскомъ увздв, привезли въ Москву, а потомъ сослали въ Сибирь; туда же сослань быль и Райча; Юрія Четвертинскаго съ женою и тещею переселили въ Москву; Леонтій Полуботокъ лишился должности полковника.

Въ Малороссін явился послѣ того новый, болѣе дѣятельный врагъ Мазены и всей панской партіи. Это былъ канцеляристъ Петрикъ, женатый на племянницѣ геперальнаго писаря Василія Кочубея, человѣкъ предпріимчивый, горячій и дѣятельный, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ. Въ 1691 году онъ убѣжалъ въ Сѣчь съ важными бумагами, украденными изъ войсковой канцеляріи и вооружалъ сѣчевыхъ козаковъ разомъ и противъ гетмана, и противъ московской власти. Въ слѣдующемъ 1692 году онъ ушелъ въ Крымъ, и писалъ оттуда въ Запорожье, что на-

мъренъ, по примъру Хмельницкаго, привести крымцевъ Украину, поднять весь малорусскій народъ и истреблять жидовъарендаторовъ, всехъ пановъ и богатыхъ людей. Весть о такомъ замысль, проникая въ Украину, тотчасъ нашла себъ сочувствіе; удальны пустились къ Петрику, кто полемъ, а кто водою. Мазепа отправиль въ Запорожье козака Горбаченка съ подарками къ тогдашнему кошевому Гусаку - убъждать его, чтобъ онъ не допускаль запорожцевь приставать къ Петрику; между темъ волненіе готово было открыться не въ Запорожьв, а между городовыми козачествоми ви малороссійскихи полкахи. "Мы думали", говорили тогда малороссіяне, "что послѣ Богдана Хмельницкаго, народъ христіанскій не будеть уже въ подданствѣ; видимъ, что напротивъ теперь бёднымъ людямъ хуже стало, чёмъ при ляхахъ было. Прежде подданныхъ держала у себя только старшина, а теперь и такіе, у которыхъ отцы не держали подданныхъ, а бли свой трудовой хльбъ, принуждають людей возить себъ съно и дрова, топить печи да чистить конюшни; москали же нашихъ людей быють, крадуть малыхь детей и увозять въ Москву". Болбе всего казались несносными для народа "оранды" - продажа вина, отданная въ руки жидамъ, съ илатежомъ за то въ войсковую казну. Горбаченко досталь въ Съчи и нотомъ, по гетманскому приказанію, привезь въ Москву договоръ, заключенный Петрикомъ съ крымскимъ ханомъ. Изъ этого договора видна была у Петрика мысль освободить отъ чужеземцевъ Украину об'вихъ сторонъ Днвпра (называемую имъ княжествомъ кіевскимъ и черниговскимъ), и образовать изъ нея одно государство подъ именемъ княжества малороссійскаго. Предоставлялось обывателямь установить у себя такое правленіе, какое окажется имъ сроднымъ. Въ своемъ универсалъ, обращенномъ, главнымъ образомъ, къ съчевымъ козакамъ, Петрикъ вспоминалъ варварства, причиненныя п'вкогда малороссійскому народу поляками: "не сажали ли они братій нашихъ на колья, не топили ли въ прорубяхъ, не обливали ли водою на морозъ, не принуждали ли козацкихъ женъ варить въ киняткъ своихъ дътей?" Но упрекая въ такихъ жестокостяхъ однихъ сосъдей Малороссіи, владъвшихъ краемъ прежде, не лучше относился Петрикъ къ другимъ сосъдямъ: "ненавистные монархи, среди которыхъ мы живемъ", писалъ онъ, "какъ львы лютые, пасти свои разинувъ, хотять насъ поглотить, т.-е. учинить своими невольниками". Онъ указываль, что малороссійскій народъ, отдавая непріятелю на сожженіе свои города и села, защищаетъ собою Московское Государство какъ ствною, а Москва, въ благодарность за то, хочетъ взять всёхъ малоруссовъ въ веч-

ную неволю: "позволили нынёшнему гетману раздавать старшинамъ маетности, старшины позаписывали себъ и дътямъ своимъ въ въчное владъніе нашу братью и только что въ плуги ихъ не вапрягають, а ужь какь хотять, такь и ворочають ими, точно невольниками своими: Москва для того нашимъ старшинамъ это позволила, чтобъ наши люди такимъ тяжкимъ подданствомъ оплошились и замысламъ ихъ не противились. Когда наши люди отъ такихъ тяжестей замужичаютъ, тогда Москва берега Днѣпра и Самары осадить своими людьми". Очевидно, Петрикъ хотѣлъ повторить почти буквально исторію Богдана Хмельницкаго. Но событія буквально не повторяются. Хмельницкому д'єйствительно удалось начать свое д'єло съ Запорожья, а потомъ перенести его въ страну городовыхъ козаковъ. Петрику же это ни мало не удалось, хотя Петрикъ пошелъ-было по тому же пути. Запорожцы къ нему не пристали, кромъ толны отчаянныхъ головоръзовъ. Въ украинскихъ селахъ заволновался было простой народъ, посполитая чернь. "Пусть только придетъ Петрикъ съ запорожцами", говорили мужики: "мы вст къ нему пристанемъ, перебьемъ и старшинъ, и всёхъ жидовъ-арендаторовъ, и всёхъ своихъ пановъ, чтобъ не было пановъ въ Украинъ, а чтобы всъ были козаками". Такъ, быть можеть, и сталось бы, если бы съ **Петрикомъ** явилась, какъ съ Хмельницкимъ, порядочная запорожская военная сила. Но Петрикъ, не склонивши запорожцевъ, вступиль въ Украину съ одними только татарами, да и тѣ помогали ему не слишкомъ охотно. Когда Петрикъ прибылъ къ пограничнымъ украинскимъ городамъ по ръкъ Орели, бывшіе съ нимъ татары услыхали, что гетманъ собираетъ полки и идетъ противъ нихъ; они оставили Петрика и ушли; за ними послъдоваль и Петрикъ въ Крымъ; а Мазена, такъ дешево отдълавшись отъ угрожавшей бури, получилъ изъ Москвы благодарность и богатую соболью шубу, стоившую 800 рублей. Петрикъ продолжаль еще нъсколько времени безпокопть Мазепу своими возмутительными универсалами къ малорусскому народу, указывая между прочимъ на оранды, какъ на важивитую тягость для народа. Мазепа, соображая это, собраль въ Батуринъ раду, пригласилъ на нее, кром' полковниковъ, множество козаковъ и мещанъ, и спрашиваль: можно ли уничтожить оранды. Послъ многихъ споровъ, рада порешила, въ виде опыта, на одинъ годъ упразднить оранды и замёнить доходъ оть нихъ сборомъ съ тёхъ людей, которые, на основании всёмъ равно предоставленнаго права, стануть курить вино и содержать шинки.

Весною 1694 года съвхались вновь на раду полковые старшины и знатные козацкіе товарищи; они приговорили собрать
по городамъ и селамъ сходки и на нихъ предложить всему народу вопросъ: быть ли орандамъ или не быть? Такой всеобщій
народный совёть быль повсемёстно устроенъ, и народъ приговорилъ: ради доходовъ, оставить оранды по прежнему, потому что
въ послёднее время, когда оранды были упразднены и деньги
собирались съ винокурень и шинковъ, происходили большіе
споры, а въ войсковой казнё оказался противъ прежняго большой недоборъ.

Петрикъ быль не страшенъ Мазенъ; Петрикъ болѣе нохваляся и болѣе собирался дѣлать, чѣмъ дѣлалъ; былъ у гетмана еще одинъ противникъ, самый дѣятельный и популярный, врагъ всѣхъ, связанныхъ напскимъ духомъ съ мазенинымъ гетманствомъ. Это былъ предводитель козаковъ на правой сторонѣ Днѣпра, Семенъ Палій, посившій званіе хвастовскаго полковника.

Козачество на правой сторонъ Днъпра разложилось и уничтожилось послѣ перевода жителей на лѣвый берегъ, совершеннаго по приказанію московскаго правительства вслідть за падепіемъ Дорошенка. Правобережная Украина осталась пустою и такою должна была оставаться по мирному договору, заключенному между Польшею и Россіею. Но при королѣ Янѣ Собъскомъ вознивла у самихъ поляковъ мысль возстановить козачество, съ тою же целію, съ какою опо первопачально когда-то возникло: для защиты предвловъ Рвчи-Посполитой отъ турокъ. Король, вступивши въ войну съ Турцією, пачалъ разсылать офицеровъ съ порученіями набирать всякаго рода бродячую вольницу и организовать изъ нихъ козаковъ. Янъ Собескій въ 1683 году назначиль для возобновляемыхъ козаковъ и гетмана, шлахтича Куницкаго. У этого Купицкаго оказалось козацкаго войска уже до восьми тысячь. Въ началъ 1684 года козацкая вольница казнила своего предводителя и выбрала другого — Могилу, но тогда значительная часть козаковъ съ праваго берега Дивира отошла на левый берегъ подъ власть Самойловича, и Могила приняль подъ свою гетманскую власть не болёе двухъ тысячь человёкъ. Тёмъ не менье, въ 1685 году, король, пріобрівшій большую популярность своею вънскою побъдою надъ турками, убъдиль польскій сеймъ признать законнымь образомъ возстановление козацкаго сословія. Но едва только новый законь состоялся, какъ въ Полъсьв и на Волыни онъ произвелъ суматоху и безпорядокъ. Один шляхтичи и паны набирали людей въ козаки, другіе жаловались и кричали, 17\*

что новые козаки производять буйства и разоренія въ панскихъ именіяхъ. Въ 1686 году Могилы уже не было, за то вместо него появилась цёлая толна всякихъ начальниковъ отрядовъ, съ названіями полковниковъ. Между ними были люди и изъ шляхетства, и изъ простого народа: въ числъ послъднихъ былъ бълоцерковскій полковникъ Семенъ Ивановичь Палій, уроженець города Ворзны съ лівой стороны Дніпра. Сначала онъ убіжаль изъ своей родины въ Запорожье, а потомъ, съ толпою удальцовъ, пришелъ изъ Запорожья въ правобережную уступленную Россією полякамъ. М'ястопребываніемъ своимъ Палій сдълалъ мъстечко Хвастовъ. Немногочисленное тогдашнее поселеніе правобережной Украины, состоявшее, главнымъ образомъ, изъ приходившихъ съ леваго берега Дивпра, сильно было проникнуто козацкимъ духомъ, хотъло всеобщей козацкой вольности, ненавидело поляковъ и жидовъ; Палій, более всякаго другого, сочувствоваль этому паправленію и потому пріобрёль къ себё любовь народа. Его задушевная мысль была освободить правобережную Украину отъ Польши и соединить ее съ остальнымъ малороссійскимъ краемъ, находившимся подъ властью Россіи. Съ этой цёлію Палій нёсколько разъ черезъ посредство Мазены обращался къ царю и просилъ принять его въ подданство. Московское правительство не хотело заводить ссоры съ Польшею и потому не стало потакать видамъ Палія. Оно предложило Палію сначала уйти на Запорожье, какъ въ край, не принадлежавшій ни Россіи, ни Польш'є, и оттуда уже, по своему желанію, придти въ русскія владінія на жительство; но Палію не того хотілось: не самъ онъ лично желалъ служить московскому царю, а хотёлъ онъ отдать подъ власть царя весь тотъ край, который прежде быль отданъ Россіи Хмельницкимъ. Поляви какимъ-то образомъ успёли схватить Палія и посадить подъ стражу въ Немировъ. Но Палій скоро освободился и прибыль въ свой Хвастовъ; туть опъ увидаль, что во время его заключенія въ Немировь кіевскій католическій епископъ, ссылаясь на давнюю припадлежность Хвастова сану католическаго епископа, овладёль этимь мёстечкомь и навель туда своихъ ксендзовъ. Налій перебиль всёхъ этихъ ксендзовъ, и съ тъхъ поръ сталъ въ непримиримо-враждебныя отношенія къ полякамъ. Хвастовъ сдёлался гнёздомъ бёглецовъ, затёвавшихъ возстаніе по всей южной Руси противъ польскихъ владёльцевь, пристанищемь всёхь бездомныхь, бёдныхь и вмёстё безпокойныхъ; такихъ собиралъ около себя Палій съ 1701 года и поджигаль ихъ противъ поляковъ. Между темъ надъ правобережными козаками продолжали существовать гетманы, утверждаемые властью короля. Въ первыхъ годахъ XVIII въка былъ такимъ гетманомъ Самусь; онъ былъ другъ Палія и со всёми своими козаками сталь во враждебное отношение къ полякамъ. Они объявили крестьянамъ вѣчную свободу отъ пановъ; всѣ крестьяне призывались къ оружію. Началась снова въ Украинъ отчаянная борьба господъ съ ихъ подданными. Шляхта составила ополченіе и потерп'єла пораженіе. 16 октября 1702 года козаки овладъли Бердичевомъ и произвели тамъ кровопролитіе надъ польскими солдатами, шляхтою и евреями: начальники ополченія бъжали. Послъ этого событія народное возстаніе распространилось на Волыни и Подоли. На Волыни оно было скоро укрощено дъятельностью волынскаго кастеляна Ледоховскаго, но на Подоли оно не могло такъ скоро и легко улечься, — тамъ предводительствоваль возставшимь народомь самь гетмань Самусь. Онъ взялъ кръпость Немировъ. Козаки перебили мучительски тамъ всёхъ шляхтичей и евреевъ. Палій въ это же время овладель Белою-Церковью. Возстаніе по берегамь Буга и Дивстра росло на страхъ полякамъ. Сожигались усадьбы владъльцевъ, истреблялось ихъ достояніе; гдѣ только могли встрѣтить поляка или іудея — тотчасъ мучили до смерти; м'єщане и крестьяне составляли шайки, называя себя козаками, а своихъ атамановъ - полковниками. Поляки и іудеи спасались б'єгствомъ толпами; нашлись и такіе шляхтичи, что приставали къ козакамъ п вмъстъ съ ними дълались врагами своей же братьи. Польша была тогда занята войной со Швеціей; трудно ей было сосредоточить свои силы для прекращенія безпорядковъ. Поляки стали просить царя Петра содъйствовать къ усмирению малоруссовъ, и Петръ приказаль послать оть себя увъщательныя грамоты Самусю и Палію. Грамоты эти пе оказали вліянія: Самусь и Палій укавывали русскому правительству, что не козаки, а поляки подали первые поводъ къ безпорядкамъ, потому что польскіе паны дёлаютъ несносныя притесненія своимъ русскимъ подданнымъ. Тогдашній великій коронный гетманъ Іеронимъ Любомирскій началь совътовать панамъ прибъгнуть къ мирнымъ средствамъ и составить комисію, которая бы выслушала жалобы козаковъ, и то, что въ этихъ жалобахъ найдется справедливымъ, получело бы удовлетвореніе. Но многіе другіе паны хотели, напротивъ, крутыхъ мъръ къ подавленію народнаго мятежа: они совътовали, за неимъніемъ готовыхъ польскихъ силъ, прибѣгнуть къ помощи крымскаго хана. На самого Любомирскаго брошено было подозрѣніе въ измѣнѣ за его миролюбивые совѣты. Дѣло кончилось тѣмъ, что началь-

никомъ ополченія, которое должно было усмирить народное колненіе, назначенъ былъ, вмёсто Любомирскаго, постоянно интриговавшій противъ него польный гетмань Сипявскій. Этоть предводитель собралъ дворовые отряды разныхъ пановъ и присоединилъ ихъ къ польскому войску, которое вообще было у него тогда не велико. Козаки, надълавши вла панамъ и јудеямъ въ продолженін літа 1702 года, разошлись на зиму но домамъ и пе могли скоро сплотиться: разрозненные ихъ отряды были разсвяны безъ труда; Самусь быль разбить въ Немировв, потеряль эту крепость и убъжаль. Товарищъ Самуся, полковникъ Абазинъ, упорно отбивался отъ поляковъ въ Ладыжинъ, но былъ взять и посаженъ на колъ. Вся Подоль была скоро укрощена; всёхъ, взятыхъ въ пленъ съ оружіемъ, сажали на коль; есв городки и села, гдѣ только поляки встрѣчали сопротивленіе, сожигались до тла; жителей переръзывали поголовно. Это навело такой страхъ на остальныхъ русскихъ подолянъ, что опи стали уходить изъ своей родины: кто бъжаль въ Молдавію, а кто къ Палію, Украину. Начался потомъ судъ господъ надъ непокорными подданными; участвовавшихъ въ возстаніи оказалось до двенадцати тысячь, но число такихъ, на которыхъ могло надать подозръніе въ участіи, было впятеро или вшестеро больше. По предложенію Іосифа Потоцкаго, кіевскаго воеводы, всякому изъ такихъ подогрительныхъ отръзывали ухо. Нъкоторые паны, пользуясь своимъ правомъ судить подданныхъ, сами казнили ихъ, но были и такіе господа, которые сами защищали своихъ крестьянъ передъ судомъ правительства, не допускали до расправы и говорили въ извинение своихъ крестьянъ, что они были увлечены въ мятежъ посредствомъ обмана другими крестьянами: народонаселеніе въ южно-русскомъ крат, подвластномъ Польшт, было тогда невелико и потому-то землевладельцы дорожили рабочею силою. Самъ Синявскій, совершивши нісколько казней, оповъстиль амнистію всьмь, которые, по его приглашенію, возвратятся въ свои жительства и попрежнему начнутъ повиноваться законнымъ панамъ своимъ. Окончивши усмирение народа на Подоли, Синявскій со своимъ войскомъ отошель въ Польшу, но духъ возстанія це быль сразу совершенно погашень; Самусь держался еще въ Богуславъ, хотя быль уже для поляковъ мало опасень, потому что неудачными своими действіями и печальнымъ исходомъ своей борьбы съ поляками потерялъ популярность въ народъ; за то Йалій, укръпившійся въ Бълой-Церкви и владевшій, сверхъ того, всемь кіевскимь Полесьемь (северною частью нынёшней кіевской губернін), сталь теперь настоящимь

предводителемъ народа. И поляки, и русскій государь черезъ Мавепу обратились къ нему и требовали отъ него сдачи Бѣлой-Церкви полякамъ; Палій отговаривался нодъ разными предлогами, а между тѣмъ продолжалъ докучать Россіи просьбами принять его въ подданство. Самъ Мазепа подавалъ царю совѣтъ принять Палія. Но Петръ не хотѣлъ ссориться съ Польшею, нуждаясь въ содѣйствіи Августа противъ шведовъ, и продолжалъ требовать, чтобы Палій сдалъ Бѣлую-Церковь полякамъ. Палій упрямился. Тогда Мазепа, по царскому приказанію, выступиль на правую сторону Днѣпра, какъ бы слѣдуя противъ шведовъ и началъ

звать къ себъ козацкихъ начальниковъ. Явился къ нему Самусь и положиль передь нимъ свои гетманскіе знаки. Явился и Палій, надъявшійся, что теперь, наконецъ-то, русскій царь приметь его въ подданство и исполнится давнее его желаніе. Мазепа задержаль Палія въ своемъ лагеръ, повидимому, дружелюбно, а между тъмъ сносился съ Головинымъ и спрашивалъ, что саъдуетъ дълать съ Паліемъ, который, какъ доносиль Мазена, пребывая въ гетманскомъ лагерѣ, постоянно пьянствовалъ. Головинъ приказалъ уликъ въ такомъ расположеніи, арестовать его. Обличители Палія тотчасъ нашлись: какой-то хвастовскій іудей показаль, что Палій спосился съ гетманомъ Любомирскимъ, принявшимъ тогда сторону Карда XII, и Любомирскій об'єщаль Палію прислать денегь отъ шведскаго короля. Показанія арендатора-еврея подтвердиль священникъ Грицъ Карасевичъ. Мазепа, простоявши нѣсколько дней лагеремъ въ мѣстечкѣ Паволочи, въ концѣ іюля 1704 года перешель въ Бердичевь и тамъ, пригласивши къ себъ Палія, напоилъ его до-пьяна, потомъ приказалъ заковать и отправить въ Батуринъ, гдъ караульные сдали Палія, вмъсть съ его пасынкомъ, русскимъ властямъ. По царскому приказанію его отправили на въчную ссылку въ Енисейскъ.

Такъ, въ согласіи съ русскимъ правительствомъ расправлялся Мазена съ народными элементами въ южной Руси, враждебными польско-шляхетскому направленію. Русскій государь все болье и болье благоволиль къ Мазенъ и считаль его единственнымъ изъ всьхъ бывшихъ малороссійскихъ гетмановъ, на котораго смъло могло положиться русское правительство. Во время взятія Азова, Мазена охраняль у Коломака русскія границы отъ татаръ, а пятнадцать тысячъ его козаковъ, подъ начальствомъ черниговскаго полковника Лизогуба, отличались подъ Азовомъ. За это болье всьхъ награжденъ былъ царемъ самъ Мазена. Еще въ

1696 году, послѣ взятія Азова, царь видѣлся съ нимъ въ полковомъ городъ слободскихъ полковъ Острогожскъ и получиль отъ него въ подарокъ турецкую саблю съ драгоценною оправою и щить на золотой цепи, а гетмана отдариль шелковыми матеріями и собольими мёхами. Въ 1700 году государь сдёлалъ Мазепу кавалеромъ учрежденнаго ордена Андрея Первозваннаго. Въ 1703 году Петръ подарилъ ему Крупицкую волость въ Ствскомъ увядъ. Въ шведской войнъ участвовали козаки безъ Мазепы, подъ предводительствомъ другихъ начальниковъ, а царскую признательность за ихъ подвиги получалъ малороссійскій гетманъ. Стараясь болве подделаться въ милость къ государю, Мазепа, въ своихъ донесеніяхъ, то и дёло жаловался на безпокойный духъ подчиненныхъ себъ малоруссовъ, особенно бранилъ запорожцевъ. Въ одномъ только расходился гетманъ съ царемъ: гетманъ постоянно считаль возможнымь и полезнымь возвратить въ подданство Россіи, уступленную Польш'в, правобережную Малороссію; Петръ не поддавался такимъ совътамъ, не желалъ ссориться съ Польшею, но не сердился и на Мазепу за его совъты, будучи увъренъ, что гетманъ даетъ ихъ отъ преданности русскимъ интересамъ. Въ 1705 и 1706 годахъ Мазена ходиль съ войскомъ въ польскіе предълы, не сдълалъ тамъ ничего важнаго, но имълъ еще случай расположить къ себъ царя, предложивши ему въ даръ 1,000 лошадей, именно въ то время, когда Петръ нуждался въ нихъ для войска. Въ 1707 году царь велель Мазене возвратиться изъ Польтии.

Трудно было кому-нибудь вооружать царя противъ либимаго гетмана. По укоренившейся у малоруссовъ охотѣ къ доносамъ, много было желавшихъ подготовить Мазепт путь Многогртшнаго и Самойловича. Но изъ боязни за собственную голову, мало находилось охотниковъ сунуться съ доносомъ къ царю, который такъ въриль гетману. Въ 1699 г. вздумалъ-было бунчуковый товарищъ Данило Забъла, опираясь на покровительство боярина Бориса Петровича Шереметева, явиться въ Москву обвинять Мазепу въ тайныхъ сношеніяхъ съ ханомъ; діло кончилось тімь, что доносителя самого отправили въ Батуринъ къ Мазепѣ: тамъ Забъла преданъ былъ генеральному суду и подъ пыткой показалъ, что говориль о гетманской измёнё въ пьяномъ видё безъ разума и памяти. Его приговорили къ смертной казни, но Мазепа дароваль ему жизнь, замёнивши смертную казнь тяжелымь пожизненнымъ заключеніемъ. Въ 1705 году Мазепа имѣлъ случай показать Петру несомниный доводи своей вирности. Избранный Карломъ XII въ польскіе короли, Станиславъ Лещинскій попытался-было отправить къ Мазенѣ какого-то Вольскаго съ подущеніями — склонить гетмана на свою сторону. Но Мазена прислаль письмо Станислава къ царю, и жаловался, что враги оскорбляють его, считая способнымъ къ измѣнѣ своему государю. Послѣ этого событія еще труднѣе было кому-нибудь отважиться на донось, пока въ 1707 году нашелся новый доноситель на Мазену: то быль одинъ изъ членовъ генеральной старшины, генеральный судья Василій Леонтьевичъ Кочубей.

Между гетманомъ и Кочубеемъ существовала семейная вражда. У Кочубея было двъ дочери: одна-Анна, вышедшая за мазепина племянника Обидовскаго и скоро овдовъвшая, другая-Матрена, мазепина врестница. Мазепа, будучи вдовцомъ, вздумалъ сдёлать предложение Матренъ. Родители воспротивились такому браку, который ни въ какомъ случав не могъ быть дозволительнымъ по церковнымъ правиламъ. Мать Матрены, женщина гордая и вздорная, начала послъ того обращаться сурово со своею дочерью и довела ее до того, что ей не стало терпънія жить въ родительскомъ домѣ, находившемся въ Батуринѣ, гдѣ ея отецъ долженъ былъ постоянно проживать по званію генеральнаго судьи. Матрена убъжала къ гетману. Мазепа, не желая срамить дъвушку, отослалъ ее обратно къ родителямъ, хотя писалъ ей потомъ: "никого еще на свътъ я такъ не любилъ, какъ васъ, и для меня было бы счастье и радость, еслибъ вы прівхали и жили бы у меня, но я сообразиль, какой конець изъ того можеть выйти, особенно при такой злобъ и ехидствъ вашихъ родныхъ: пришло бы отъ церкви неблагословеніе, чтобъ вмість не жить, и гді бы я тогда васъ дёлъ. Мнъ васъ было жаль, чтобъ вы потомъ на меня не плакали". Но положеніе возвращенной въ родительскій домъ Матрены стало еще хуже: мать мучила ее жестокимъ обращеніемъ; отецъ, находясь подъ сильнымъ вліяніемъ жены, поступаль во всемь такъ, какъ она хотела. Родители Матрены жаловались въ кругу своихъ знакомыхъ, что гетманъ обольстилъ ихъ дочь и обезславилъ ихъ семью. Матрена тайно переписывалась съ Мазепою, жаловалась на мать, называя ее мучитель-ницею. Мазепа утѣшалъ ѐе, увѣрялъ въ своей любви, но совѣтовалъ ей въ крайнемъ случав итти въ монастырь. Кочубей писаль къ Мазепъ упреки, а Мазепа отвъчаль ему: "ты упоминаешь о какомъ-то блудъ; я не знаю и не понимаю пичего; самъ ты видно блудить, слушаясь своей гордой, болтливой жены, которую, какъ вижу, не умѣешь сдерживать. Справедлива народная пословища: гдѣ всѣмъ правитъ хвостъ, тамъ навѣрно голова блудитъ. Жена твоя, а не кто другой причиною твоей

домашией печали. Святая Варвара убѣгала отъ своего отца, да и не въ гетманскій домъ, а къ настухамъ въ каменныя расщелины".

По наущенію жены своей, Кочубей искаль возможности тімь или другимъ способомъ сдълать гетмапу зло и пришель къ мысли: составить доносъ и обвинить гетмана въ измѣнѣ. Сначала посредникомъ для представленія доноса выбранъ былъ какой-то великорусскій монахъ изъ Съвска, шатавшійся за милостынею но Малороссіи. Онъ былъ принять у Кочубея въ Батуринъ, накормленъ, одаренъ, и выслушалъ отъ Кочубея и отъ его жены жалобный разсказь о томъ, какъ гетманъ, зазвавши къ себѣ въ гости дочь Кочубея, свою крестницу, изнасиловаль ее. Когда этотъ монахъ посътилъ Кочубеевъ въ другой разъ, супруги сперва заставили монаха цъловать крестъ въ томъ, что будетъ хранить втайнь то, что услышить отъ нихъ, потомъ Кочубей сказалъ: "гетманъ хочетъ отложиться отъ Москвы и пристать къ дяхамъ; ступай въ Москву и донеси объ этомъ боярину Мусину-Пушкину". Монахъ исполнилъ поручение. Монаха допросили въ Преображенскомъ приказъ, но никакого дъла объ измънъ малороссійскаго гетмана не начинали. Прошло нісколько місяцевь. Кочубен, видя, что попытка не удалась, стали искать другихъ путей: они согласились съ бывшимъ полтавскимъ полковникомъ Искрою, своякомъ Кочубея. Не ръшаясь самъ начинать дъло, Искра услужилъ Кочубею только темъ, что отправилъ полтавскаго попа Спасской церкви, Ивана Святайла, къ своему пріятелю, ахтырскому полковнику Өедору Осипову, просить у него свиданія по важному государеву дёлу. Ахтырскій полковникъ съёхался съ Искрою въ своей пасёкё. "Я слышаль оть Кочубея сказалъ ему Искра-что Мазепа, соединившись съ Лещинскимъ, нам вренъ изм внить царю и даже злоумышляль на жизнь государя, думая, что государь прівдеть къ нему въ Батуринъ".

Ахтырскій полковникъ изв'єстиль о слышанномь кіевскаго воеводу, и въ то же время отправиль въ Москву отъ себя письма о предполагаемой изм'єв гетмана, между прочимь письмо къ царевичу Алексію. Царь узналь обо всемь 10 марта 1708 года, и въ собственноручномь письм'є къ Мазеп'є обо всемь изв'єстиль гетмана, самь увібряль, что ничему не вірить, считаеть все слышанное произведеніемь непріятельской интриги, и заподозріваль миргородскаго полковника Апостола, который, какъ царю было в'єдомо, недружелюбно относился къ гетману. Царь заран'єв предоставляль гетману схватить и сковать своихъ недоброжелателей. Между тімь самь Кочубей, по сов'єту попа Святайла, отправиль въ Москву

къ царевичу еще одинъ доносъ съ перекрестомъ Яценкомъ. Привезенный этимъ посланцемъ доносъ доставленъ былъ въ руки государя. Но и этому доносу Петръ не повѣрилъ, и снова извѣстиль гетмана. Тогда гетмань просиль царя черезь канцлера Головкина повельть взять допосчиковь и послать въ Кіевъ, чтобъ судить ихъ въ глазахъ малороссійскаго народа. Царь на это согласился. Кочубей находился въ своемъ имѣніи Диканькѣ, близъ Полтавы. Гетманъ отправиль туда козаковъ взять его и Искру. Но Кочубей и Искра узнали объ этомъ заранъе, убъжали въ Ахтырскій полкъ и спрятались въ мёстечке Красный-Кутъ подъ защиту ахтырскаго полковника. Гетманъ извъстиль объ этомъ кандлера Головкина, а Головкинъ отправилъ капитана Дубянскаго отыскать Кочубея, Искру и Осипова, благодарить ихъ отъ имени государя за върность и пригласить ихъ, для объясненія, ехать въ Смоленскъ, надъясь на царскую милость и награждение. Въ то же время Петръ, отпуская къ Мазепъ его генеральнаго асаула Скоропадскаго, обнадеживалъ гетмана, что доносчикамъ, какъ клеветникамъ, не будетъ оказано никакого довърія и они примутъ достойную казнь.

Доносчики довёрились Головкину и ноёхали. Съ Кочубеемъ и Искрою отправились ахтырскій полковникъ Өедоръ Осиповъ, попъ Святайло, сотникъ Петръ Кованько, племянникъ Искры, двое писарей и восемь слугъ Кочубея и Искры. Съ Бёлгорода ихъ сопровождалъ сильный конвой, но такъ, чтобы имъ не казалось, что они ёдутъ подъ карауломъ. 18 апрёля 1708 года прибыли они въ Витебскъ, гдё находилась главная квартира государя.

На другой день послѣ прибытія доносчиковъ, начали допрашивать ихъ царскіе министры. Прежде есѣхъ спрашивали ахтырскаго полковника Осипова. Онъ былъ только передатчикъ того, что сообщили ему, и не могъ сказать пичего важнаго и новаго по самому дѣлу. Затѣмъ, приступили къ Кочубею, и тотъ подалъ на письмѣ 33 статьи 1) доноса о разныхъ признакахъ, обличавшихъ, какъ думалъ доноситель, гетмана Мазепу въ измѣнѣ:

1) въ 1706 году, въ Минскѣ говорилъ ему гетманъ наединѣ, что княгиня Дольская, мать Вишневецкихъ, родственница Станислава Лещинскаго, увѣряла его, что король Станиславъ желаетъ сдѣлать Мазену княземъ черниговскимъ и даровать Запорожскому Войску желанную волю.

<sup>1)</sup> Мы сократили якт въ двадцать шесть, такъ какъ остальныя по смыслу относятся къ разнымъ, здёсь излагаемымъ, въ числё двадцати шести.

- 2) Въ томъ же году Мазепа дурно отзывался о гетманъ польномъ литовскомъ Огинскомъ, который держался стороны русскаго государя.
- 3) Услыхавши, что король Августъ, оставивъ Польшу, уѣхалъ въ Саксонію къ шеедскому королю, Мазепа сказалъ: "вотъ чего боялись, того не убоялись".
- 4) Въ 1707 году, услыхавши, что у Пропойска побиты царскіе ратные люди, встрѣтившись на дорогѣ съ Кочубеемъ, гетманъ спрашивалъ у него "тихимъ гласомъ": справедлива-ли эта вѣдомость?
- 5) Въ томъ же году у себя въ Батуринѣ, за обѣдомъ, сказавши, что получилъ вѣдомость о пораженіи царскихъ людей, смѣялся и говорилъ: "судья плачетъ объ этомъ, но у него слезы текутъ" (!), а потомъ пилъ за здоровье княгини Дольской.
- 6) Черезъ недёлю послё того гетманъ объявилъ Кочубею, что отъ достовёрныхъ людей слыхалъ, будто король шведскій хочетъ идти на Москву и учинить тамъ иного царя, а на Кіевъ пойдетъ король Станиславъ; Мазена сказалъ при этомъ: "я просилъ у государя войска оборонять Кіевъ и Украину, а онъ откавалъ, и намъ придется поневолё пристатъ къ королю Станиславу".
- 7) 17 мая того же года я просиль дозволенія отдать свою дочь за сына Чуйкевича, и въ следующее воскресеніе устроить сватовство, а Мазена сказаль: "какъ будемъ съ ляхами въ соединеніи, тогда для твоей дочери найдется женихъ знатный шляхтичь, потому что хотя бы мы добровольно ляхамъ не покорились, то они насъ завоюють". И мы съ Чуйкевичемъ на другой после того день порешили обвенчать нашихъ детей поскоре.
- 8) 28 мая сербскій епископъ Рувимъ говориль, что гетманъ печалился и жаловался, что государь обременяеть его требованіемъ доставки лошадей.
- 9) 29 мая гетманъ пригласилъ недавно обвѣнчанную дочь мою въ Гончаровку крестить съ нимъ дѣвочку жидовку и за обѣдомъ сказалъ ей: "Москва хочетъ взять въ крѣпкую работу всю малороссійскую Украину".
- 10) Одинъ канцеляристь писаль записку, что въ Кіевѣ іезунть всендзъ Заленскій говорилъ ему и другимъ: "вы, господа козаки, не бойтесь шведовъ, которые не на васъ готовятся, а на Москву. Никто не знаетъ, гдѣ огонь кроется и тлѣетъ, а всѣ узнаютъ тогда, когда вспыхнетъ ножаръ; только тотъ пожаръ не скоро угаснетъ". Мавена въ Кіевѣ веселился, гулялъ съ музы-

кою, вмёстё съ полковниками, и всёхъ заохочивалъ къ веселости, а на другой день посланъ былъ козакъ съ гетманскими письмами ко ксендзу Заленскому. Съ какой бы стати ему сноситься письменно съ этимъ ксендзомъ, если бы у него не было злого намъренія?

- 11) Писарь полтавскій говориль своему племяннику, что въ Печерскомъ монастырѣ онъ приходиль къ гетману, а у гетмана были заперты двери, и гетманскій служитель сказаль: "гетманъ съ полковниками читаетъ Гадяцкій договоръ гетмана съ поляками".
- 12) Въ декабръ 1707 года прівзжаль въ Батуринъ Кикинъ, и Мазена собраль около себя 300 человъкъ вооруженныхъ сердюковъ. Въроятно это онъ сдълалъ, услыхавши, что за Кикинымъ хочетъ прівхать въ Батуринъ самъ государь и Мазена намъревался обороняться и отстръливаться отъ государя.
- 13) На праздникъ Рождества пріёзжаль къ гетману въ Батуринъ ксендзъ Заленскій, и писарь гетманскій Орликъ проводиль его тайно въ гетманскій хуторъ близъ села Бахмача, а ксендзъ ночью пріёзжалъ па свиданіе съ Мазепою въ Гончаровку.
- 14) Мазепа говориль, что кто бы изъ старшинь или полковниковъ не присталъ къ нему, того онъ засадить въ тюрьму на смерть безо всякой пощады: видно изъ этого, что онъ имъетъ намъреніе отложиться отъ царя и соединиться со Станиславомъ.
- 15) Есть въ Полтавѣ козакъ Кондаченко; гетманъ многократно посылалъ его къ разнымъ крымскимъ салтанамъ и къ самому хану со словесными порученіями. Видно, это онъ дѣлалъ для того, чтобъ со временемъ имѣть татаръ для своей услуги. И другого человѣка, по прозванію Быевскаго, посылалъ Мазепа въ Крымъ и къ бѣлгородскимъ татарамъ, но неизвѣстно зачѣмъ.
- 16) Одинъ разъ, бывши въ моемъ домѣ и подгулявши, когда я сталъ пить за его здоровье. Мазена вздохнулъ и сказалъ: что мнѣ за утѣха, когда я живу, не имѣя никакого ручательства въ своей цѣлости и жду какъ волъ обуха? Потомъ, обратившись къ женѣ моей, онъ началъ хвалить измѣнниковъ Выговскаго и Бруховецкаго: "они, —говорилъ онъ, —хотѣли выбиться изъ неволи, да злые люди ихъ до того не допустили, и мы хотѣли бы промышлять далѣе о своей цѣльности и вольности, да еще способовъ къ тому не имѣемъ, а главное, что у нашихъ нѣтъ единомыслія; вотъ я и твоему мужу много разъ заговаривалъ о томъ, какъ бы намъ на будущія времена обезпечить и себя и тѣхъ, которые послѣ насъ будутъ жить, а мужъ твой молчитъ,

никакимъ словомъ мнѣ не поможетъ: и ни отъ кого мнѣ нѣтъ помощи, и никому я не могу довъриться".

- 17) Одинъ разъ гетманъ говорилъ полковникамъ такъ: "можеть быть, вы думаете, что я намёреваюсь возложить гетманство на Войнаровскаго: я этого не желаю; вольно вамъ будетъ избрать себъ въ гетманы кого хотите, а Войнаровскій и безъ того въ своемъ отцовскомъ углу можеть себъ проживать; я же гетманскій урядъ и теперь вамь готовъ уступить". Ему на это сказали: "не дай Богъ, чтобы мы этого желали". Тогда онъ повториль: "если между вами есть кто-пибудь такой, кто бы могъ отчизну свою спасать, я тому уступлю: если вы на мнв хотите оставить эту тягость, то извольте меня слушать и смотръть на мое руководительство: я уже пробоваль ханской дружбы; быль расположень ко мнъ бывшій хань Казынь-Гирей, но его отставили, а теперешній сначала было дружелюбно отв'вчаль мнъ на мои письма, но потомъ посылалъ я въ Крымъ своего посыльщика, да не получаль уже никакой надежды оттуда; кажется, надобно дёло наше начинать съ другого бока и придется, уговорившись и постановивши свое нам'треніе, браться за сабли".
- 18) Мазена держить при себѣ слугъ ляшской породы и употребляеть ихъ для посылокъ безъ указа государя, а это не годилось бы.
- 19) Государь запретиль выводить людей съ лѣвой стороны на правую, а гетманъ указа не исполняетъ. Изъ всѣхъ городовъ и селъ люди уходятъ на правую сторону, и мать гетмана, умершая игуменья, перевела много людей въ основанныя ею на другой сторонѣ Диѣпра слободы; отъ этого люди на лѣвой сторонѣ Диѣпра пренуждены, съ большимъ противъ прежняго отягощеніемъ, кормитъ конные и пѣхотные полки и думаютъ также уходить на заднѣпровье.
- 20) На Коломакской радѣ постановлено, чтобы малороссіяне съ великороссіянами вступали въ родство и свойство, а гетманъ до того не допускаетъ и между малороссіянами и великороссіянами увеличивается удаленіе и незнакомство.
- 21) Всв города малороссійскіе не укрѣпляются и самый Батуринь 20 лѣтъ стоитъ безъ починки. Люди говорять, что такъ дѣлается съ тою цѣлью, чтобы города не въ силахъ были защищаться.
- 22) Гетманъ предостерегаетъ запорожцевъ, что государь хочетъ ихъ уничтожить, а когда пришла въдомость, что запорожцы, согласившись съ татарами, собираются идти на слободскіе полки,

Мазена сказалъ тогда: "пусть бы эти негодян дёлали то, что собираются дёлать, а то они только дразнять"!
23) Одна близкая Мазенё особа выразилась о татарахъ:
"эти люди скоро будутъ намъ нужны".

- 24) Львовскій м'єщанинъ Русиновичъ говорилъ, что возилъ къ Мазенъ письма отъ разныхъ польскихъ пановъ. Тотъ же Русиновичъ разсказываль, что польскій коропный гетманъ Синявскій поручиль ему сказать Мазепь, что государь не удержится противъ шведовъ, и козаки, если съ нимъ будутъ за одно. погибнутъ, а если будутъ за поляками, то останутся въ цълости при своихъ вольностяхъ. "Я,—говорилъ Русиновичъ,—передалъ это гетману, а гетманъ отвъчалъ: лишь бы Богъ далъ мнъ силы и здоровье, которое ослабъло; я расположенъ къ господамъ полякамъ; я бы не былъ шляхтичемъ и сыномъ коронной земли, если бы не желаль добра Польской Коронь. Вижу, государь оскорбилъ Польшу, но и Украину онъ очень обременилъ; самъ я не знаю, что делать съ собою; если до чего придется, не въ силахъ буду удержать козаковъ, когда они захотять куда-нибудь силониться". Тоть же Руспновичь говориль, что прівзжаль въ Кіевь для разміна денегь мінанник львовскій Гордонь, шведскій партизанъ, и Мазепа велъть ему выдать изъ войсковой казны въ размънъ 20,000 р. Онъ же, Русиновичъ, говорилъ, что всъ ляхи любять гетмана Мазену, и когда въ Люблинъ быль выборъ короля, то Синявскій и другіе папы подавали свои голоса, в'єроятно съ надеждою, что Мазепа пособить деньгами Речи-Посполитой. Наконецъ, передавшійся на шведскую сторону, панъ Яблоновскій часто говариваль: "мы надбемся на Украину, нотому что тамъ есть шляхта, наша братья".
- 25) Гетманъ распоряжается самовольно войсковою казною, беретъ сколько хочетъ и даритъ кому хочетъ. Было бы довольно съ него десяти городовъ Гадяцкаго полка, съ которыхъ идутъ ему всв доходы, кромв того, у него во власти есть волости и села значительныя, а онъ береть себъ доходы съ порукавичныхъ и арендовыхъ съ большимъ умноженіемъ, и оттого арендаторы стали продавать дороже горилку. Прежде, бывало, полковниковъ избирали вольными голосами, а теперь гетманъ за полковничьи мъста береть взятки. Умеръ кіевскій полковникъ Солонина, оставивши внуковъ и племянниковъ. Гетманъ отобралъ у пихъ села и отдаль своей матери, и посл'в смерти генеральнаго обознаго Борковскаго, Мазепа отняль у жены его и у малолетнихъ детей имъніе и присвоидъ себъ.

26) Наконецъ, Кочубей представилъ малороссійскую думу,

сочиненную Мазепою и полученную Кочубеемъ отъ какого-то архимандрита, лѣтъ десять тому назадъ. Дума эта по указанію Кочубея, была доводомъ непостоянства гетмана въ вѣрности царю.

Изъ этихъ пунктовъ ясно можно видѣть, что Кочубей явился безъ всякихъ юридическихъ уликъ, и доносъ его безпристрастнымъ людямъ не могъ показаться нимало основательнымъ. Не удивительно, если, послѣ такихъ показаній, Кочубей и его товарищъ были взяты подъ стражу, а 21 апрѣля приведены къ пыткѣ.

Искрѣ сдѣлали допросъ: не быль-ли доносъ по наущенію непріятеля? Искра показаль, что непріятельскаго наущенія пе было, и онь за гетманомъ никакой измѣны не знаеть, а подущаль его подавать доносъ Кочубей въ теченіи двухъ лѣть, и когда Искра уговариваль Кочубея отстать отъ своего намѣренія, то Кочубей отвѣчаль, что готовъ умереть, лишь бы обличить Мазепу. Искрѣ дали 10 ударовъ кнутомъ. Потомъ приведень быль къ пыткѣ Кочубей и, не дожидаясь мукъ, онъ сказаль: "я на гетмана написалъ доносъ, затѣявъ ложь по злобѣ, надѣясь, что мнѣ повѣрятъ безъ дальняго розыска; и на всѣхъ особъ, о которыхъ писалъ въ доношеніи, писалъ ложно". Ему дано было 5 ударовъ кнутомъ.

Искру еще разъ подвергли пыткъ и дали 8 ударовъ. Онъ еще разъ показалъ, что не знаетъ за гетманомъ пичего, кромъ върности дарю.

Допрашивали сотника Кованька съ пыткою два раза; на него Кочубей въ своемъ доносъ ссылался какъ на свидътеля относительно ръчей ксендза Заленскаго. Кованько показалъ, что Кочубей научалъ его, обнадеживая милостью государя, а самъ онъ, Кованько, ничего не знаетъ объ измънъ гетмана.

27 апрѣля Кочубей написалъ письмо государю и изложилъ въ своемъ письмѣ истинную причину своей злобы къ Мазенѣ. Тутъ Кочубей разсказалъ о томъ, что Мазена, послѣ неудачнаго сватовства на его дочери, похитилъ ее ночью тайно, а потомъ возвратилъ ее родителямъ съ Григоріемъ Анненковымъ, приказавши передать Кочубею такія слова: "не только дщерь твою силою можетъ взять гетманъ, но и жену твою отнять можетъ". Послѣ того прельщалъ Мазена дочь Кочубея письмами, и чародѣйскимъ дѣйствіемъ довелъ ее до изступленія: "еже дщери моей возбѣситься и бѣгати, на отца и мать плевати". Кочубей представилъ пукъ любовныхъ писемъ Мазены къ Матренѣ.

Попъ Святайло, писавшій донось, и теперь подвергнутый пыткѣ, показалъ, что дѣйствовалъ по приказанію Кочубея, а самъ ничего не внаетъ за Мазепою.

30 апрёля, по царскому указу, всёхъ доносчиковъ препроводили за крёпкимъ карауломъ въ Смоленскъ и велёли держать ихъ скованными, не дозволяя сообщаться между собою, но 28 мая снова приказано привезти ихъ въ Витебскъ.

Тогда Кочубея опять подвергли пыткъ и допрашивали: не было-ли къ нему какой-нибудь подсылки отъ шведовъ, поляковъ партіи Лещинскаго, запорожцевъ или крымскихъ татаръ? Ему дано было три удара кнутомъ; Кочубей показалъ, что ни о чемъ не знаетъ, ни съ къмъ у него не было совъта и все противъ Мазепы онъ затъялъ по своей злобъ. Искръ на пыткъ дали 6 ударовъ, допрашивая о томъ же; Искра по прежнему показалъ, что ни отъ кого кромъ Кочубея не слыхалъ дурного о Мазепъ.

Съ такими же вопросами пытали снова Святайла и Кованька; первому дали 20, последнему 14 ударовъ. Осталось переходившее изъ устъ въ уста преданіе, что когда сотникъ и попъ, испытавши нытку, лежали на полу подъ рогожами, сотникъ скаваль попу: "что, отче, сладокъ московскій кнутъ, не купить ли его домой женамъ на гостинецъ?" Въроятно, онъ намекалъ на жену Кочубея, которая была главною заправщицею во всей этой затът. Святайло отвъчалъ: "о, чтобъ тебя, Петръ... или мало тебъ спину исписали?"

Въ заключение допросили Кочубея и Искру объ ихъ имуществъ. Кочубей описалъ всъ имъвшіяся у него деньги, долги, числившіеся на разныхъ лицахъ, лошадей и скотъ въ своихъ имъніяхъ.

Государь приказаль Кочубея и Искру препроводить къ Мазенъ и казнить обоихъ смертью передъ всъмъ запорожскимъ войскомъ, попа Святайла и присыланнаго прежде отъ Кочубея съ доносомъ монаха запереть въ Соловецкій монастырь, а сотника Кованька, писарей и служителей Кочубея и Искры отправить въ

Архангельскъ и поверстать въ солдаты.

Стольникъ Иванъ Вельяминовъ-Зерновъ въ сопровожденіи солдать повезъ Кочубея и Искру въ Кіевъ. Путь ихъ лежаль водою отъ Смоленска по Днъпру. Преступники были скованы. 29 іюня Вельяминовъ-Зерновъ прибылъ въ Кіевъ и помъстилъ осужденныхъ въ Новопечерской кръпости, а самъ тотчасъ послалъ извъстить объ этомъ гетмана. 7 іюля гетманъ находился въ обозъ, расположенномъ за Бълою-Церковью, въ мъстечкъ Борщаговкъ; онъ послалъ оттуда въ Кіевъ бунчуковаго товарища Максимовича съ сотнею козаковъ и съ нимъ драгунскаго поручика Алымова съ сотнею драгунъ. Вельяминовъ-Зерновъ прибавилъ къ этому присланному отъ Мазепы отряду еще солдатъ, взявши ихъ

у кіевскаго воеводы, и повезь осужденныхъ въ гетманскій обозъ. 12 іюля, въ присутствіи всей генеральной старшины, онъ выдаль преступниковъ гетману и подаль ему царскую грамоту. Кочубея снова подвергли допросу объ его имуществѣ, и онъ къ прежнимъ показаніямъ прибавилъ еще извѣстіе о нѣсколькихъ цѣнныхъ вещахъ, бывшихъ у него.

14 іюля, рано утромъ, при многочисленномъ собраніи козаковъ и малороссійскаго народа, Кочубею и Искрѣ отрубили головы. Тѣла ихъ лежали на показъ народу, пока не окончилась обѣдня, а потомъ были положены въ гробы и отвезены въ Кіевъ. Тамъ похоронили ихъ іюля 17, во дворѣ Печерскаго монастыри, близъ трапезной церкви.

Жена Кочубея еще раньше, когда Кочубей быль въ Витебскъ, была взята посланцемъ Мазены, гадячскимъ полковникомъ Трощинскимъ, вмъстъ съ дътьми и невъсткою, женою сына ея Василія, въ Диканькъ, и привезена въ Батуринъ въ старый дворъ своего мужа, а невъстку, по приказанію Мазены, отпустили къ ея родителямъ, у которыхъ въ то время находился и мужъ ея.

Жену Кочубея нъсколько времени держали подъ строгимъ карауломъ; послъ казни мужа она была отпущена.

Петръ былъ глубоко убъжденъ въ върности къ себъ Мазены и думалъ, конечно, что совершилъ строгое, но вполнъ справедливое дъло, предавши казни доносчиковъ, покушавшихся оклеветать передъ даремъ его върнаго и испытаннаго слугу.

Прошло лето; приближалась осень. Государь услышаль, что Карлъ XII поворотиль къ югу и приближается къ Малороссіи. По этому слуху, Петръ далъ распоряжение, чтобы гетманъ шелъ къ великороссійскому войску на соединеніе, а козацкая конница преслъдовала непріятеля сзади и нападала на его обозъ. Самого гетмана царь желаль видъть начальникомъ этой конници во время ея военныхъ дъйствій. Мазена хотьль уклониться отъ такого порученія и, въ письм' своемъ въ государю, жаловался "па подагричные и хирагричные припадки": страшныя боли мёшають ему ёхать верхомъ. Но Мазепа, сверхъ того, паписалъ царю такое соображение: "если я, особою моею гетманскою, оставя Украину, удалюсь, то вельми опасаюсь, дабы по сіе время внутреннее между здёшнимъ непостояннымъ и малодушнымъ народомъ не произошло возмущение". Мазепа даваль царю такой отзывь о всемь малороссійскомь народі: "я у здёшнихъ не только мало, но и никого такъ върнаго не имью, который бы сердцемъ и душою, върнь и радътелнъ вашему царскому величеству по сей случай служиль". Это было сказано

въ тактъ съ тогдашними воззрѣніями Петра, который и самъ опасался, чтобы прокламаціи Карла XII, расходясь по Малороссіи, не взволновали тамъ умовъ. Въ октябрѣ Карлъ уже подходилъ къ предѣламъ Малороссіи; Шереметевъ и Меншиковъ съ русскимъ войскомъ находились близъ Стародуба, готовые встръчать идущаго въ Малороссію непріятеля. Самъ Петръ, посль побъды подъ Лъснымъ, готовился лично идти къ своей арміи. Головкинъ, по царскому приказанію, торопилъ гетмана письмами, побуждая идти къ Стародубу со своими козаками на соединеніе съ царскими силами. Мазепа еще разъ хотель отдёлаться "хирагричною и головною бользнью и многодъльствіемь", а болже всего указывалъ на опасность безпокойствъ въ Малороссіи. "Уже теперь", писалъ онъ къ Меншикову, "по городамъ великими толпами ходятъ пьяницы, мужики по корчмамъ съ ружьями вино насильно берутъ, бочки рубятъ и людей побивають. Изъ Лубенъ пишуть, что тамъ гуляки, напившись насильно взятымъ виномъ, убили до смерти арендатора и старшину чуть не убили. Мятежъ разливается въ Полтавскомъ, Гадячскомъ, Лубенскомъ, Миргородскомъ, Прилукскомъ, Переяславскомъ полкахъ... Стародубскій полковникъ пишеть, что въ Стародуб' сапожники и портные и весь черный народъ напали на домъ тамошняго войта съ дубъемъ, отбили погребъ, забрали закопанныя въ землъ вина и въ иныхъ дворахъ побрали бочки съ виномъ и, перепившись, побили до смерти пятьдесять жидовъ. Въ Мглинъ сотника до смерти приколотили и три дня въ тюрьмъ держали: если бы товарищи, козаки его сотни, не освободили его, то онъ бы живъ не остался; арендаторовъ хотъли перебить, да они въ лѣсъ ушли. Въ Черниговскомъ полку сынъ генеральнаго асаула насилу ушелъ отъ своевольниковъ ночью съ своимъ имуществомъ... Въ Гадячъ гуляки и пьяницы учинили нападеніе на мой замокъ и хотвли убить моего управителя и разграбить мои пожитки, но мъщане не допустили. Отовсюду пишетъ ко ми городовая старшина и просить помощи противь бунтовщиковъ. По берегу Дивира снуютъ шавки, одна въ 800, другая человъть въ 1000, — все это русскіе люди, а главное, донцы. Надъ одною шайкою атаманомъ Перебій-Носъ, а надъ другою Молодецъ. Бродяги какъ вода плывутъ къ нимъ отовсюду, и, если я съ войскомъ удалюсь въ Стародубскій полкъ, то надобно опасаться, чтобъ эти негодяи не сдѣлали нечаянно нападенія на города. Да и со стороны Сѣчи нельзя сказать, чтобъ было безо-пасно. По этой-то причинѣ полковники и старшина полковая съ сотниками не желають похода въ Стародубу, и хоть явно

мить на меня, что я веду ихъ въ Стародубовщину, на крайнюю погибель ихъ женъ, дётей и достояній. Если и теперь, когда я внутри Украины съ войскомъ, бродяги и чернь затёвають бунты, то что-жъ тогда, когда я съ войскомъ удалюсь? начнуть честныхъ и богатыхъ людей и пожитки ихъ грабить. Будеть ли это полезно интересамъ его царскаго величества?"

Получивши такое письмо Мазепы, генералы и министры составили консиліумъ, и порѣшили, чтобы гетманъ назначилъ вмѣсто себя наказнаго гетмана для обереганія внутренности Украины, а самъ бы все-таки шелъ къ главной арміи.

Masen's надобно было на что-нибудь р'smattes: или, оставаясь върнымъ царю, примкнуть къ великороссійскому войску, или нерейти на сторону шведскаго короля. Въ Малороссіи относительно измёны были нёсколько другія понятія отъ тёхъ, какія образовались впослёдствіи, когда эта страна тёснёе примкнула къ Россіи. Край присоединился сравнительно еще недавно, малороссіяне еще не привыкли считать Великороссію такимъ же отечествомъ, какъ и свою Малороссію. Простой народъ — поспольство, правда, примыкалъ къ монархической власти, но это потому, что надъялся въ ней найти опору противъ старшины и вообще значнаго козачества. При господствъ въ народъ стараго стремленія всёмъ поступать въ козачество, чувствовалось въ монархической власти уравнивающее всёхъ начало; оттого всегда, какъ только въ Малороссіи старшины начинали помышлять чтонабить вте разръзда старшины начинали помышлять чтонибудь въ разръзъ съ монархическою властью, можно было надъяться, что поспольство станеть на сторону послъдней. У всъхъ значныхъ укоренился такой взглядъ, что малороссійскій народъ самъ по себъ, а московскій тоже самъ по себъ, и при всякихъ обстоятельствахъ малоруссъ долженъ идти туда, гдѣ ему лучше, хотя бы оттого "москалю" было и хуже. Уже давно существовала боязнь, что рано или поздно Москва искоренитъ козачество, нарушить всё такъ-называемыя малороссійскія права и вольности и постарается уравнить Малороссію съ своими великорусскими областями. Желёзная рука Петра уже начиналась чувствоваться въ Малороссіи, хотя преобразовательныя намёренія государя явно не налегали на этотъ край. Вопросъ о томъ, что именно по-будило Мазепу перейти на сторону Карла, много разъ былъ предметомъ изследованія историковъ, и въ наше время образовалась мысль, что нереходъ Мазепы произошель внезанно, въ силу такого положенія, въ которомъ гетману приходилось выбирать то или другое. Если и прежде, въ порывахъ негодованія къ Москвѣ,

бродила въ его головъ, какъ и въ головахъ старшинъ, мысль о союзъ съ Карломъ, то мысль эта едва ли бы осуществилась, вогда бы самъ Карлъ, своимъ движеніемъ въ Малороссію, не далъ ей хода. До сихъ поръ Мазепа отделывался отъ требованій русскаго правительства своими "хирагрическими и подагрическими" припадками, но дальше отвертываться нельзя было, особенно послѣ того, когда вслѣдъ за сообщеннымъ гетману рѣшеніемъ консиліума, Меншиковъ написаль ему, что нуждается съ нимъ видъться для совъщаній. Мазепа пригласиль на совъть обознаго Ломиковскаго, генеральнаго писаря Орлика и другихъ старшинъ и полковниковъ, и спра-шивалъ что ему дѣлать. "Не ѣзди", сказалъ ему Ломиковскій, "иначе ты и себя, и насъ, и всю Украину погубишь! Мы уже сколько разъ просили тебя: посылай къ Карлу, а ты все медлилъ и словно спаль; теперь — воть войска великороссійскія вошли въ Украину на всенародное разореніе и кровопролитіе, и шведы уже подъ носомъ. Невъдомо, для чего медлишь".— "Вы мнъ не совътуете, а только обо мнъ нереговариваете. Чортъ васъ побери!", сказалъ Мазепа, вспыливши: "вотъ я возьму Орлика и поъду съ нимъ ко двору его царскаго величества, а вы себъ тутъ хоть пропадайте!". Однако черезъ минуту Мазепа смягчился и ласково спросиль старшину: "посылать къ королю или нътъ?" "Какъ не посылать, давно пора!" отвъчали ему. Тогда Мазепа поручилъ Орлику написать но-латыни инструкцію посольства къ шведскому министру графу Пиперу. Мазепа въ этой инструкціи изъявляль радость о прибытіи Карла XII къ Украинъ, просиль помощи и освобожденія всего малороссійскаго народа отъ тяжкаго московскаго ига и объщалъ для шведскаго войска приготовить паромы па Деснъ, у Макошинской пристани. Эту инструкцію повезь, по приказанію Мазены, управитель его Шептаковской волости Быстрицкій, свойственникъ Мазены, отправившись въ шведскую армію вмъсть съ пльннымъ шведомъ, посланнымъ при немъ въ качествъ переводчика. Между тъмъ къ Меншикову Мазепа послаль своего племянника Войнаровскаго извъстить царскаго любимда, что находится въ болезни при смерти и отъезжаетъ изъ Батурина въ Борзну, гдф намфренъ собороваться масломъ отъ кіевскаго архіерея. Меншиковъ, получивши такое извѣстіе, увѣ-домилъ объ этомъ царя. "Жаль такого добраго человѣка, если отъ болѣзни его Богъ не облегчитъ, писалъ онъ, а о болѣзни своей пишеть, что оть хирагрической и подагрической бользни приключилась ему эпилепсів". Между тымь Меншиковъ самъ рышился ыхать къ гетману въ Борзну.

Мазепа быль въ Борзны. 21 октября Быстрицкій возвратился

изъ шведскаго обоза и прибылъ къ гетману извъстить, что за нимъ вслъдъ на другой день должно прибыть къ Деснъ шведское войско. За Быстрицкимъ явился въ Борзнъ Войнаровскій, убъжавшій ночью отъ Меншикова: онъ увъдомилъ гетмана, что Меншиковъ вдетъ въ Борзну для свиданія съ умирающимъ гетманомъ. Мазепа, не дожидаясь Меншикова, поздно вечеромъ посканалъ въ Батуринъ. На другой день, Мазепа изъ Батурина пустился въ Коробъ, а на третій, 24 октября, рано утромъ, переправился за Десну и повхалъ къ королю съ отрядомъ въ 1,500 человъкъ; съ нимъ были старшины, нъсколько полковниковъ, сотниковъ и значнаго товарищества. Въ селъ Бахмачъ Мазепа присягнулъ передъ ними, что принялъ протекцію шведскаго короля не ради какой-нибудь приватной своей пользы, а для добра всей малороссійской отчизны и всего козачества. Съ своей стороны старшины и всъ бывшіе тамъ значные козаки присягнули, что принимаютъ протекцію шведскаго короля и будутъ върны и послушны волъ гетмана.

Меншиковъ не успълъ добхать до Борзны, какъ встрътилъ на дорогъ великорусскаго полковника Анненкова, находившагося при гетманъ, и узналъ отъ него, что Мазепа уъхалъ въ Батуринъ. Меншиковъ повернулъ въ Батуринъ и увидълъ, что по стънамъ батуринскаго замка стояли вооруженные люди: мостъ былъ разведенъ. Меншиковъ посылаетъ въ Батуринъ Авненкова за объясненіями; но Анненкова не пускаютъ. Меншиковъ ѣдетъ въ Коробъ, думаетъ застатъ тамъ гетмана, по на дорогъ узнаетъ, что Мазепа уъхалъ за Десну. Тутъ только Меншикову начала открываться тайна, и онъ понялъ, зачъмъ ночью убъжалъ отъ него Войнаровскій; тайна эта стала дълаться яснъе, когда къ Меншикову пріъхали изъ ближнихъ мъстъ сотники и просили защищать ихъ отъ Мазепы, передавшагося непріятелю.

26-го октября изъ Макошина, гдѣ была переправа на Деснѣ, Меншиковъ о поступкѣ Мазепы извѣстилъ государя, находившагося съ арміею въ селѣ Погребкахъ, также на Деснѣ. Роковое извѣстіе объ измѣнѣ чрезвычайно поразило Петра своею неожиданностью. Государь тотчасъ послалъ къ Меншикову приказаніе укрѣплять войскомъ переправу на Деснѣ, чтобъ не допускать козаковъ идти за Мазепою, и 28-го октября написалъ ко всему малороссійскому народу манифестъ, извѣщавшій объ измѣнѣ гетмана, предпринятой, какъ сказано въ манифестѣ, для того, "дабы малороссійскую землю поработить подъ владѣніе польское и церкви божьи и святые монастыри отдать въ унію"; давалось повелѣніе генеральной и полковой старшинѣ съѣзжаться

въ городъ Глуховъ для избранія вольными голосами новаго гетмана. Въ заключеніе манифестъ извѣщалъ, что Петръ уничтожаетъ всѣ поборы, наложенные бывшимъ гетманомъ на малороссійскій народъ.

Но и Мазепа, съ своей стороны, старался подъйствовать на малоруссовъ. 30 октября, онъ отправилъ къ стародубскому пол-ковнику Скоропадскому грамоту съ изложеніемъ причинъ, побу-дившихъ его къ переходу на сторону Карла XII. "Московская потенція уже давно им'єть всезлобныя нам'єренія противъ насъ, а въ посл'єднее время начала отбирать въ свою область малороссійскіе города, выгонять изъ нихъ ограбленныхъ и доведенныхъ до нищеты жителей и заселять своими войсками. Я имъль отъ пріятелей тайное предостереженіе, да и самъ ясно вижу, что врагъ хочетъ насъ, гетмана, всю старшину, полковниковъ и все войсковое начальство прибрать къ рукамъ въ свою тиранскую неволю, искоренить имя запорожское и обратить всёхъ въ драгуны и солдаты, а весь малороссійскій народъ подвергнуть вѣчному рабству. По такимъ-то намѣреніямъ Меншиковъ и Голицынъ поспътали съ своимъ войскомъ и приглатали старшину въ московскіе обозы. Я узналъ объ этомъ и понялъ, что безсильная и невоинственная московская потенція, спасаясь всегда бъгствомъ отъ непреоборимыхъ шведскихъ войскъ, вступила къ намъ не ради того, чтобъ насъ защищать отъ шведовъ, а чтобы огнемъ, грабежемъ и убійствомъ истреблять насъ. И вотъ, съ согласія всей старшины, мы ръшились отдаться въ протекцію шведскаго короля въ надеждь, что онъ оборонить насъ отъ московскаго тиранскаго ига и не только возвратить намъ права нашей вольности, но еще умножить и расширить; въ этомъ его величество увърилъ насъ своимъ неотмѣннымъ королевскимъ словомъ и данной на письмъ ассекураціею". Въ заключеніе, Мазепа приглашаль Скоропадскаго дъйствовать съ собою за-одно, искоренить московскій гарнизонь въ Стародуб'є, а если бы это невозможно было, то уходить въ Батуринъ, чтобъ не попасться въ московскія руки.

Немедленно послё разосланія царскаго манифеста объ избраніи новаго гетмана, Меншиковъ отправился съ корпусомъ войска къ Батурину, мазепиной столице, где заперлись самые ярые сторонники Мазепы. Начальствовали надъ батуринскимъ гарнизономъ: полковникъ надъ сердюками Чечелъ, асаулъ Кенигсекъ, полтавскій полковникъ Герцикъ и какой-то сотникъ Димитрій. Меншиковъ, подступивши къ Батурину, отправилъ въ городъ сотника Маркевича съ увещаніемъ сдаться. Чечелъ, къ которому привели Мар-

кевича, сказалъ, что они сдаваться не будутъ безъ указа своего гетмана; Чечель при этомъ показаль видъ, какъ будто не знаетъ ничего объ измѣнѣ Мазепы. Вслъдъ за Маркевичемъ, на лодкъ по ръкъ Сейму выплылъ кіевскій воевода, князь Дмитрій Голицынъ. Чечелъ выслалъ къ нему посланцевъ, и, когда Голицынъ сталъ ихъ уговаривать, задорные мазепинцы начали со ствиъ ругаться и стрелять изъ ружей. Тогда Меншиковъ велель войску переправляться и наводить мосты. Ночью осажденные прислали къ Меншикову опять посольство; оно увъряло русскаго предводителя, что осажденные остаются върными царскому величеству и готовы пустить его войска въ замокъ, но просятъ три дня срока. Меншиковъ понялъ, что это хитрость. Измённики расчитывали, что къ нимъ придутъ шведы на помощь. Меншиковъ далъ имъ сроку только до утра. Въ 6 часовъ другого утра Меншиковъ сдёлалъ приступъ и приказалъ истреблять въ замкъ всёхъ безъ различія, не исключая и младенцевъ, но оставлять въ живыхъ начальниковъ, для преданія ихъ казни. Все имущество батуринцевъ отдавалось заранте солдатамъ, только орудія должны были сдёлаться казеннымъ достояніемъ. Въ продолженіи двухъ часовъ все было окончено: гетманскій дворець, службы и дворы старшинъ – все было превращено въ пепелъ. Все живое было истреблено. Кенигсекъ взять въ плънъ жестоко раненымъ; Чечелъ бѣжалъ, но пойманъ былъ въ ближнемъ селѣ козаками и доставленъ Меншикову.

6 ноября съёхалось въ Глуховъ духовенство, въ томъ числѣ кіевскій митрополить и два архіерея: черниговскій Іоаннъ Максимовичъ и переяславскій Захарія Корциловичъ: было четыре полковника, оставшихся вфрными: стародубскій — Иванъ Скоропадскій, черниговскій -- Павель Полуботокъ, переяславскій -- Томара и ньжинскій — Жураховскій; они прибыли съ сотниками и козаками своихъ полковъ. Послъ предварительнаго молебствія, ближній бояринъ князь Григорій Өедоровичъ Долгорукій открылъ выборъ гетмана по стариннымъ обычаямъ, наблюдавшимся со времени присоединенія малорусскаго края къ Россіи. Бывшая зд'єсь старшина предложила въ гетманы Скоропадскаго, зная, что государю угодно его сдълать гетманомъ. Скоропадскій, соблюдая давній козацкій обычай, отказывался, признаваль себя недостойнымъ такой чести, отговаривался своею старостью и советоваль выбрать въ гетманы молодого и заслуженнаго человъка. Многіе козаки тогда указали на Полуботка, но вслёдъ за тёмъ должны были оставить намфреніе избрать этого человека, потому что Петръ не утвердиль бы его, отозвавшись передъ тъмъ о личности Полуботка такими словами: "онъ очень хитръ и можетъ уравниться Мазепъ". Итакъ, избранъ былъ Скоропадскій. По избраніи, онъ присягнуль въ церкви, а потомъ получаль поздравленія отъ царя и ближнихъ вельможъ. Черезъ нъсколько дней послъ избранія, 12 ноября, въ соборной Троицкой церкви послъ латургіи и соборнаго молебна, совершенъ былъ обрядъ проклятія Мазепы, сочиненный въроятно самимъ Петромъ. Духовенство пропъло надъ портретомъ Мазепы, украшеннымъ орденомъ Андрея Первозваннаго, трижды анаоему его имени. По совершеніи проклятія, палачь потащиль портреть по улиць веревкою и повысиль на висълицъ. На другой день послъ того совершена была казнь надъ Чечеломъ и другими мазепиндами, взятыми въ Батуринъ. Духовенство распорядилось, чтобы по всей Малороссіи на церковныхъ дверяхъ прибито было объявленіе, изв'ящавшее, что Мазена со всьми своими единомышленниками, приставшими къ врагамъ, отверженъ отъ церкви и проклять. Малороссійскіе архіереи грозили такимъ же отлученіемъ отъ церкви и отъ причащенія святыхъ Таннъ всёмъ тёмъ, которые окажутъ сочувствіе къ измёнё или пристануть къ непріятелю.

Изъ приставшихъ къ Мазенв полковниковъ, миргородскій полковникъ Данило Павловичъ Апостолъ и компанейскій полковникъ Игнатій Галаганъ отстали отъ шведовъ въ концѣ ноября. Апостоль быль издавна въ недружелюбныхъ отношеніяхъ къ Мазепъ; передъ измъною, онъ, какъ видно, помирился съ гетманомъ, вмъсть съ нимъ перешелъ къ шведамъ, а теперь явился къ царю Петру съ словеснымъ предложеніемъ отъ Мазепы послужить царю, пользуясь своимъ настоящимъ положеніемъ. Судя по сохранившемуся отвёту Головкина, Апостоль отъ Мазепы привезъ даже предложение о доставлени въ русския руки "извъст-ной, главнъйшей особы", въроятно разумъя подъ этой особой Карла XII. Неизвъстно, точно ли посылалъ Мазепа такое предложеніе; быть можеть, Апостоль и самь выдумаль это. Вслёдь за Апостоломъ, и Галаганъ явился съ такимъ же словеснымъ предложеніемъ. Онъ былъ представленъ лично Петру въ Лебединъ, куда перенесена была главная квартира. "Какъ, и ты съ Мазепою измънилъ мнъ и убъжалъ?" спросилъ его Петръ.—"Я не бъжалъ", отвътилъ Галаганъ, "но виноватъ тъмъ, что допустилъ Мазепу обмануть себя. Я по приказанію шелъ съ своимъ полкомъ, думая что веду его противъ непріятеля, и уже въ виду непріятельскаго войска узналь, куда меня ведуть. Меня принудили присягнуть на вѣрную службу шведскому королю, но присяга невольная только на словахъ: какъ только непріятель пересталь наблюдать надъ нами, такъ я и убѣжалъ служить своему государю! Твоя воля; прости и дозволь умереть на твоей службѣ".
— "Прощаю", сказалъ Петръ, "смотри только, не сдѣлай со мной такой шутки какъ съ Карломъ".

Малорусскій народъ решительно не присталь къ замыслу гетмана и ни мало не сочувствовалъ ему. За Мазеною перешли къ непріятелямъ только старшины, но и изъ техъ многіе бежали отъ него, лишь узнали, что надежда на шведскаго короля плоха, и что Карль, еслибы даже и хотёль, не могь доставить Малороссіи независимости. Такимъ образомъ, въ 1709 году убъжали отъ Мазепы: генеральный судья Чуйкевичь, генеральный асауль Дмитрій Максимовичь, лубенскій полковникь Зеленскій, Кожуховскій, Андріяшъ, Покотило, Гамалія, Невинчанный, Лизогубъ, Григоровичь, Сулима. Хотя они явились уже послѣ срока, назначеннаго Петромъ для амнистіи, и ясно было, что отвернулись отъ шведскаго короля только тогда, когда увидали, что дёло его проигрывается, но Петръ не казниль ихъ смертью, замънивъ ее ссылкою въ Сибирь. За то Петръ вспомнилъ о Палів, и велвлъ его привезти изъ Сибири. Палій участвоваль въ полтавской битвѣ, хотя старость и тяжелая ссылка сдёлали его до такой степени дряхлымъ, что онъ безъ помощи другихъ не могъ садиться на лошадь. Йоследовала милость вдове и детямъ казненнаго Кочубея. 15 декабря 1708 года, новый гетманъ Иванъ Скоропадскій приказываль возвратить вдов'в Кочубеевой Любови, урожденной Жукъ, и дътямъ ея всъ села, числившіяся въ полкахъ Полтавскомъ, Нъжинскомъ и Стародубскомъ, и одинъ хуторъ на правой сторонъ Дивира, принадлежавшие въ собственность покойному генеральному судь в 1). Мазен было не совсемь хорошо у шведскаго короля: малоруссы, вмёсто того, чтобы встрёчать шведовъ, какъ избавителей отъ московской неволи, на каждомъ шагу сопротивлялись имъ; не только козаки, составлявшіе военное сословіе, но и посполитые люди собирались шайками, нападали на шведскіе отряды, ловили и представляли царю посланцевъ, ездившихъ по краю съ возмутительными воззваніями Карла XII и Мавены. Шведы поставляли это на видъ Мазенъ, начинали подозръ-

<sup>4)</sup> Вдове и детямъ Искры не последовало тогда никакой милости: о немъ какъ будто забыли. Спустя столетіе, потомки Искры роптали на правительство, наградившее щедро одного только Кочубея и оставившее безъ вниманія другую дичность, одинаково съ Кочубеемъ пострадавшую за вёрность царю.

вать, что и самъ гетманъ при случав уйдетъ отъ нихъ и попытается получить царское прощеніе. Мазепа содержался у нихъ какъ бы подъ незамѣтнымъ для него самого карауломъ, тогда какъ увлеченные имъ малоруссы одинъ за другимъ то и дѣло уходили изъ шведскаго обоза. Только запорожцы составляли исключеніе; они явились къ Карлу въ числѣ 3,000, подъ начальствомъ своего кошевого, Кости Гордіенко, и съ перваго же раза поразили шведовъ своимъ буйствомъ и дикостью: когда въ первый разъ они были приглашены въ палатку Мазепы къ обѣду, то перепились до безобразія и пачали тащить со стола посуду. Ктото замѣтилъ имъ, что не годится такъ грабить. Запорожцы за это замѣтаніе тотчасъ же зарѣзали неловкаго нравоучителя.

Мало выгодъ ощущали для себя шведы отъ перехода на ихъ сторону Мазены. Всю зиму и весну, пребывая въ Малороссіи. они претерпъвали рядъ неудачъ; только мъстечко Веприкъ и городъ Ромны удалось имъ взять, да и то съ большими потерями. Совершилась знаменитая полтавская битва. Карлъ бѣжалъ, съ нимъ бѣжалъ Мазепа. Они очутились въ турецкихъ владѣніяхъ. Петру очень хотблось достать изменника въ свои руки, и онъ досадоваль, когда, при переправъ черезъ Дивпръ у Переволочной, не удалось русскому войску захватить Мазепу. Желаніе казнить своего врага было такъ велико у Петра, что, вопреки своей обычной бережливости, государь предлагалъ турецкому велакому муфтію 300,000 талеровъ, если онъ силою своего духовнаго значенія уб'єдить султана выдать изм'єнника. Попытка Петра не удалась, и едва ли могла удаться, такъ какъ и въ своемъ изгнаніи Мазепа былъ еще богатъ. Во все время своего гетманства, щедро строивши и украшавши церкви, онъ успѣлъ собрать большія сокровища: изъ нихъ многое хранилось въ Кіевопечерскомъ монастыръ и въ Бълой-Церкви и досталось царю; Петръ побуждаль всъхъ малоруссовъ отыскивать еще и сообщать правительству о всякомъ достояніи гетмана, об'єщая доносителю половину указаннаго имъ имущества, принадлежавшаго измъннику. И все-таки Мазепа успедь захватить съ собою огромныя, по тому времени, денежныя суммы. Онъ имълъ возможность уже въ своемъ изгнапіи дать Карлу XII взаймы 240,000 талеровъ, а послѣ смерти Мазепы, какъ говорять, найдено было съ нимъ 160,000 червонцевъ, кромъ серебряной утвари и разныхъ украшеній.

Мазепа скончался 22 августа 1709 года, отъ старческаго истощенія, въ сель Варниць, близъ Бендерь. Его тьло, отпьтое въ сельской церкви, въ присутствіи шведскаго короля, отвезено

было и погребено въ древнемъ монастыръ св. Георгія, расположенномъ на берегу Дуная, близъ Галаца <sup>1</sup>), потомъ перевезено въ Яссы.

Мазепа, какъ историческая личность, во многихъ отношеніяхъ представляеть собою замічательный, выдающійся изъ ряда, типъ своего времени и того общества, въ которомъ овъ воспитался и дъйствовалъ политически. Прекрасная характеристика его, сдъланная современникомъ архіенископомъ Өеофаномъ Прокоповичемъ, и многія черты, выказавшіяся въ различныхъ случаяхъ его жизни, дають намъ возможность до извъстной степени понять, что такое быль это за человёкъ. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что это быль человъкъ чрезвычайно лживый. Подъ паружнымъ видомъ правдивости, онъ былъ способенъ представиться не темъ, чемъ онъ былъ на самомъ деле, не только въ глазахъ людей простодушныхъ и легко поддающихся обману, но и предъ самыми провицательными. При такомъ-то качествъ онъ могъ прельстить Петра Великаго и въ продолжении многихъ льть заставить признавать себя человъкомъ самымъ преданнымъ русскому престолу и русскому государству. Мазепа посилъ постоянно на себъ отпечатовъ того простосердечія, который лежитъ въ характеръ и пріемахъ малоруссовъ, показывалъ всегда отвращеніе къ хитрости и коварству, часто отличался добродушною веселостью, всёхъ любиль угощать и казался, будто у него все сердце на распашку; черезъ то онъ располагалъ къ откровенности своихъ гостей и пріятелей и выв'єдываль отъ нихъ все, что ему нужно было. Онъ былъ очень щедръ для всякаго, съ къмъ имълъ дъло, но въ то же время не стъснялся ни передъ какими средствами и путями для пріобр'втенія себ'в богатствъ, которыя также легко растрачиваль, какъ безцеремонно собираль: однихъ обобрать, другихъ надёлить -- то была черта его, общая болье или менье польскимъ панамъ. Онъ былъ чрезвычайно набожень, благодетельствоваль церквямь, покровительствоваль духовенству, раздавалъ милостыню; большая часть первоклассныхъ церквей въ Кіевъ и въ другихъ мъстахъ Малороссіи принуждена до сихъ поръ поминать, въ числъ рачительныхъ благодътелей, Мазепу, хотя и не смъя произнести его заклейменнаго анаеемой имени. Едва ли можно согласиться съ теми, которые впоследствіи толковали, будто Мазепа дёлаль это для того, чтобь укрыть свое расположение къ католичеству; въ его православности нътъ повода сомнъваться: но его религіозность, ограничиваясь

<sup>1)</sup> Обломки надгробнаго камня, положеннаго на его могилѣ, съ надписью и съ изображеніемъ одноглаваго орла, сохранились до сихъ поръ въ музеѣ Михаила Гики, брата бившаго валахскаго господаря.

наружными подвигами благочестія, носила на себ'є характеръ той же внутренней лжи, которая замътна во всъхъ поступкахъ Мазепы: съ такими чертами онъ является и въ своей траги-комедін съ Фальбовскимъ и въ отношеніяхъ къ Самойловичу, и въ дълъ съ Паліемъ, и въ дълъ съ Кочубеемъ и его дочерью, и въ угодливости Голицыну, и въ отношеніяхъ къ Петру, и въ своихъ пріемахъ, предшествовавшихъ его измѣнѣ. Мазепа часто казался бользненнымъ, часто совътовался съ врачами, часто лежалъ въ постелв по нъскольку дней, весь обложенный пластырями, тяжело стональ и охаль; даже говориль, что приказываеть дёлать себ'в гробъ, и другіе, глядя на него, были въ то время ув'врены, что не сегодня-завтра гетманъ скончается, когда на самомъ дълъ гетманъ былъ здоровъ. Передъ царемъ, выхваляя свою върность, онъ лгалъ на малорусскій народъ и особенно черниль запорожцевъ, совътовалъ искоренить и разорить до тла Запорожскую Съчь, а между тъмъ передъ малоруссами охалъ и жаловался на суровые московскіе норядки, двусмысленно пугаль ихъ опасеніемъ чего-то рокового, а запорождамъ сообщаль тайными путями, что государь ихъ ненавидить и уже искорениль бы ихъ, если бы гетманъ не стоялъ за нихъ и не укрощалъ царскаго гива. Его переходъ на шведскую сторону, по всвиъ соображеніямъ, едва ли можно признать следствіемъ давняго умысла, или, какъ иные объясияли -- личной привязанности къ Польшъ и тайному нам'вренію подвести народъ малорусскій подъ польскую власть. Мазена, по воспитанію и нравственнымъ понятіямъ, дёйствительнно быль полякь до костей, но чтобы онь быль предань политическимъ видамъ Польши, до готовности жертвовать имъ своимъ отечествомъ, на это нътъ никакихъ данныхъ, и напротивъ, все показываеть, что Мазена, какъ малоруссь, питалъ и лелъялъ въ себъ желаніе политической независимости своей родины, и это всего нагляднъе проявляется въ той думъ, которую Кочубей представиль какъ свидетельство неблагонамеренныхъ чувствованій Мазепы. Въ этомъ желаніи Мазепа не расходился ни съ прежними гетманами, ни съ своими современниками, насколько ихъ занимали политическія обстоятельства. Мазепа увидёль возможность осуществить давнее задушевное желаніе, и ухватился за него. Многое могло давать ему надежду, что не Петръ надъ Карломъ, а Карлъ надъ Петромъ одержитъ верхъ въ продолжительной борьбъ, которую вели между собою два государя. Мазепъ казалось, что въ то время сама судьба посылала Малороссіи такой случай, котораго не легко и не скоро можно было дождаться. Владенія шведскаго короля были далеко отъ Мало-

росссіи, и Карль XII, им'вя поводь, для собственной выгоды, стараться освободить Малороссію отъ Россіи и образовать изъ нея независимое государство, не могъ, если бы и хотълъ, простирать на нее честолюбивый замысель; присоединять же Малороссію къ Польшъ для шведскаго короля было не только не выгодно, но и опасно, посл'є того какъ предшественники Карла принуждены были вести войны съ Польшею и стараться обезсилить Рфчь-Посполитую отнятіемъ у ней областей. Многое, такимъ образомъ, побуждало Мазепу, въ критическихъ обстоятельствахъ борьбы между двумя сосъдями Малороссіи, пристать къ Карлу XII. Но Мазена плохо расчиталь какь на способности Иетра, которому онъ дёлался соперникомъ, такъ еще более на расположение подчиненныхъ ему малоруссовъ. Онъ не обратиль должнаго вниманія на давнюю вражду, существовавшую въ Малороссіи между значными и попольствомъ, между всякаго рода старшиною, какъ генеральною, такъ и полковою, и простыми козаками, между помъщиками и рабочимъ людомъ, между козачествомъ и всъмъ тъмъ, что оставалось за предълами козачества и искало равныхъ и одинакихъ правъ для всёхъ туземныхъ обитателей края, однимъ словомъ, — между всемъ, что выдвигалось изъ уровня массы, и всею остальною массою народа. Все, что исходило отъ первыхъ, непременно находило себе противодействие вы народной массе; оть этого, тогда-какъ люди, способные къ политическимъ замысламъ, готовы были хвататься за всякое средство, чтобы освободиться изъ подъ власти русскаго правительства надъ Малороссіею, — вся масса малоруссовъ готова была держаться русскаго правительства уже потому, что враждебная для нея партія хотёла избавиться отъ власти этого правительства. Малорусскіе политики, воспитанные въ духъ польской культуры, не могли плънить народъ никакою идеею политической независимости, такъ какъ у народа составились свои собственные соціальные идеалы, никакъ не вязавшіеся съ тімь, что могли дать народу люди съ польскими понятіями. Если эти политики и не думали возвращать Малороссію въ рабство польскихъ пановъ, а мечтали о невависимомъ малорусскомъ государствъ, то все-таки такое государство, созданное ими подъ вліяніемъ усвоенныхъ ими понятій, было бы въ сущности подобіемъ польской Річи-Посполитой. Не желая отдавать Малороссію Польш'ь, они бы невольно создали изъ нея другую Польшу, а этого народъ малорусскій не хотёль, хотя бы при какой угодно политической независимости.

## XVII.

## ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСЪЙ ПЕТРОВИЧЪ.

Преобразовательныя нам'вренія Петра Великаго возбуждали множество недовольныхъ, готовыхъ противодъйствовать царю всъми мърами внутри Россіи; но изъ всъхъ противниковъ его духа пер вое мъсто, по достоинству породы, занималь его родной сынь, царевичь Алексви. Онъ быль рождень отъ первой супруги Петра, Евдокіи Лопухиной, 18 февраля 1690 года. Петръ никогда не любилъ вполнъ своей жены, а сошедшись въ Нъмецкой слободъ съ Анною Монсь, почувствоваль отвращение къ своей супругъ. Это непріязненное чувство развивалось по мъръ пристрастія государя къ иноземщинъ, которая увлекала его къ ръшительнымъ мерамъ противъ старинныхъ русскихъ порядковъ и обычаевъ. Евдокія не только не сочувствовала въ этомъ Петру, но, какъ бы на зло ему, была ревностною поклонницею старины, за одно со своею близкою роднею — Лопухиными. Петръ пытался сначала убъдить жену свою добровольно вступить въ монастырь, но всв старанія его достигнуть этой цёли оказались безуспѣшными. Тогда Петръ приказалъ Евдокію, противъ воли, отправить въ Суздальскій Покровскій дівичій монастырь, и тамъ она была насильно пострижена подъ именемъ Елены. Восьмильтній сынь ея, Алексьй, быль разлучень съ матерью; воспитаніе его поручено было сначала Никифору Вяземскому, потомъ — нѣмцу Нейгебауеру, а когда этого нѣмца, за дерзость и высокомбріе, царь удалиль, учителемь царевича сталь другой нъмецъ, Гюйсенъ. Онъ выучилъ царевича по-французски и преподавалъ ему научные предметы на французскомъ языкъ. Въ 1705 году Петръ отозвалъ Гюйсена къ дипломатическимъ порученіямъ. Царевичь остался безъ учителя, съ однимъ своимъ воспитателемъ Никифоромъ Вяземскимъ, а сверхъ того, наблюденіе надъ ходомъ ученія поручено было Меншикову, которому, однако,

некогда было слёдить за царевичемъ, постоянно жившимъ въ Москвъ, тогда какъ Меншиковъ пребывалъ въ Петербургъ и часто былъ отвлекаемъ разными военными морскими и административными предпріятіями.

Москва, старая столица Россіи, естественно стала тогда важивишимъ средоточіемъ враговъ преобразованій, начатыхъ Петромъ. Царевичъ, по чувству сердечной памяти о матери, не питалъ нѣжныхъ чувствъ къ родителю, а суровое и грозное обращеніе отца съ сыномъ еще болве охладило Алексвя къ Петру. Редко онъ могъ видъть родителя, постоянно занятаго военными делами. Царевича окружили люди, недружелюбно относившіеся къ затізямъ государя. Это были: четверо Нарышкиныхъ, пять князей Вяземскихъ, домоправитель царевича Еварлаковъ, сыпъ кормилицы царевичевой Колычевъ, крутицкій архіерей Иларіонъ и несколько протопоновъ, изъ которыхъ одинъ, — Яковъ Игнатьевъ, былъ духовникомъ царевича и имълъ на него громадное правственное вліяніе. Однажды въ Преображенскомъ сель, въ своей спальнь, предъ лежащимъ на стольцъ евангеліемъ, царевичъ далъ своему духовнику клятвенное объщание слушать его во всемъ, какъ ангела Божія и Христова апостола, считать его судьею всёхъ своихъ дёлъ и покоряться во всемъ его совётамъ. Царевичъ проводиль время сообразно стариннымь пріемамь русской жизни: то слушая богослужение и занимаясь душеспасительными бесвдами, то учреждая пиры, постояннымъ участникомъ которыхъ быль и его духовникъ. Подобно тому, какъ родитель царевича устроиль ради потёхи всепьянёйшій соборь и раздаваль разныя клички членамъ этого собора, царевичъ Алексей составилъ около себя такой же кружокъ друзей и всёхъ ихъ надёлиль насмёшливыми прозвищами (отецъ Корова, Адъ, Жибанда, Засыпка, Захлюста, Молохъ, Бритый, Грачъ и пр.). Они хвастались своимъ пьянствомъ. "Мы вчера повеселились изрядко", писалъ однажды царевичь къ своему духовнику: "отецъ духовный Чижъ чуть живъ отошелъ до дому, поддержимъ сыномъ"; а въ письмъ царевича одинъ изъ собеседниковъ его, Алексей Нарышкинъ, принисаль: "мы здёсь зёло въ молитвенныхъ подвигахъ пребываемъ, я уже третій день не маливался, и главный нашъ не умножаеть".

Но забавы царевича не походили на забавы его родителя въ томъ, что царевичъ всегда относился съ сердечнымъ уваженіемъ ко всему церковному и не позволялъ себъ дълать такихъ кощунскихъ выходокъ, какія замъчаются въ чиноположеніи петрова всепьяньйтаго собора. За то не менье родителя царевичъ, при случав, показываль жестокость и грубость въ обращении со своими собеседнивами; самого духовника своего, котораго называлъ своимъ первъйшимъ другомъ, царевичъ не разъ пугалъ и за бороду драль "и другіе, —писаль ему этоть духовнивь, —оть мило-стиваго наказанія твоего и побой изувічены и хрычать кровію". Своего наставника Вяземскаго царевичъ также дралъ за волосы и билъ палкой. Несмотря на такія грубыя вспышки, царевичъ Алексый, будучи по природы безхарактерень, находился подъ вліяніемь своихь друзей и особенно Якова Игнатьева, который служилъ ему тайнымъ посредникомъ по отношенію къ заточенной матери. При его посредствъ, даревичъ однажды съъздилъ къ ней въ Суздаль, но даревна Наталья, любимая сестра Петрова, пров'єдала объ этомъ и донесла брату. Царь сильно разгнѣвался и потребовалъ сына къ себѣ въ Польшу, гдѣ самъ въ то время находился. Царевичъ обратился къ Екатеринѣ и только ея ходатайству обязанъ былъ твиъ, что получилъ отъ родителя прощеніе.

Въ 1709 году, царевичъ, по волѣ родителя, былъ оторванъ отъ московскаго круга друзей, отправленъ въ Дрезденъ учиться геометріи и фортификаціи, а черезъ два года женился на сестръ супруги нъмецкаго императора Карла VI, вольфенбюттельской принцессь Шарлотть. Бракъ совершенъ былъ въ Торгау 14 октября 1711 года, въ присутствіи Петра. Алексьй не чувствовалъ никакой любви къ этой особъ и женился на ней единственно изъ угожденія вол'я родителя, не см'я ему противиться по трусости и слабости характера. Супруга его была совсемъ не такая женщина, чтобы впоследствій расположить къ себе сердце мужа и оказать на него доброе нравственное вліяніе. Это была нъмка до костей, до глубины души: она окружала себя исключительно единоземцами, не терпѣла русскихъ и всей Россіи. Молодая чета носелилась въ Петербургѣ, въ особомъ дворцѣ, но жила не роскошно, и кронпринцесса, какъ титуловали въ то время жену царевича, безпрестанно жаловалась, что ей даютъ мало средствъ. Петръ пытался пріучить своего сына любить то, что самъ любилъ, и посылалъ его по разнымъ порученіямъ, напримъръ, наблюдать за постройкою судовъ въ Ладогѣ; но царевичъ повиновался не́хотя, изъ-подъ палки, и не показывалъ ни малѣйшаго расположенія слѣдовать туда, куда направляль его отецъ. Алексѣй боялся родителя: самъ родитель впослёдствіи объявляль, что, желая пріучить сына къ дёлу, не только бранилъ его, бивалъ палкою. Однажды Петръ хотёлъ проэкзаменовать изъ геометріи и фортификаціи. Царевичъ боялся, что царь

ставить его при себь чертить планы, и чтобы избавиться отъ такого непріятнаго испытанія, выстрелиль себь изъ пистолета въ ладонь; пуля не попала въ руку, но рука была обожжена. Отецъ увидёль обожженную руку сына и допрашиваль его, что это значить. Алексей чемъ-то отолгался, но избавился отъ угрожавшаго ему испытанія. Все въ немъ составляло противоположность отцу; Петра занимало кораблестроеніе, военное искусство, всякаго рода ремесла и промыслы; царевичь съ любовью углублялся въ чтеніе благочестивыхъ книгъ, въ разсказы о чудесахъ и виденіяхъ, которымъ Петръ не верилъ. Чемъ боле Петръ всматривался въ поведеніе своего сына, темъ боле приходиль къ убемденію, что онъ не годится быть его преемникомъ на престоле, къ чему готовило Алексея право рожденія. Петръ пересталь имъ заниматься и въ продолженіи многихъ мёсяцевъ не говориль съ нимъ ни слова, но не решался отстранить его отъ престолонаслебдія, потому что некемъ было его зам'єстить.

Въ 1714 году Екатерина стала беременною, но въ то же время была уже во второй разъ беременною и супруга Алексыя, Шарлотта. Кронпринцесса разръшилась отъ бремени 12-го октября сыномъ Петромъ, а черезъ десять дней скончалась. Тогда Петръ, въ самый день погребенія невѣстки, вручилъ сыну письмо, въ которомъ укоряль его за то, что онъ не показываль никакой охоты къ занятіямъ дълами правленія, а наиболье за то, что царевичь "ниже слышать хощеть о воинскомъ дёлё, чёмъ мы отъ тьмы къ свёту вышли". Царь убёждаль его исправиться, а въ случай пеисправленія грозиль отрёшить отъ наслёдства. Письмо это подписано было заднимъ числомъ, за 16 дней до его отдачи, а на другой день послѣ отдачи Екатерина родила Петру сына, Петра. Царевичъ совътовался съ близкими лицами, Вяземскимъ и Александромъ Кикинымъ, обращался также къ людямъ сильнымъ: адмиралу Апраксину и князю Василію Владимировичу Долгорукому. Кикинъ и Вяземскій прямо совътовали ему удалиться на покой, а князь Василій Долгорукій говориль ему двусмысленныя слова: "давай писемъ хоть тысячу, еще когда-то будеть; старая пословица: "улита вдеть, когда-то будеть"; "это не запись съ неустойкою, какъ мы прежъ сего межъ себя давывали". Хитрый бояринъ далъ царевичу понять, что по его соображеніямь, какь онь ни вывертывайся, а ему не сдобровать. Царевичъ, черезъ три дня послѣ полученія письма, послаль царю отвёть, въ которомъ сознавался, что "памяти весьма лишенъ и всёми силами умными и тёлесными отъ различныхъ болёзней ослабълъ и непотребенъ сталъ къ толикаго народа правленію".

Онъ отрекался отъ наслъдства, предоставляя его своему новорожденному брату и призывалъ во свидътели Бога, что не станетъ болъе претендовать на корону.

Петръ послѣ того заболѣлъ такъ тяжело, что даже исповъдывался и причащался въ чаяніи кончины. По выздоровленіи, уже въ 1716 году, царь написалъ царевичу письмо, служившее какъ бы отвѣтомъ на то, которое царевичъ писалъ до болѣзни родителя. Петръ написалъ сыну, что не вѣритъ клятвѣ и привелъ изреченіе Давида: "всякъ человѣкъ ложь". "Да наконецъ", выражался Петръ, "если бы ты и истиню хотѣлъ хранить клятву, то возмогутъ тебя склонить и принудить большія бороды, которыя, ради тунелдства своего, не въ авантажѣ обрѣтаются, къ которымъ ты и нынѣ склоненъ зѣло". Затѣмъ Петръ далъ ему на выборъ: или измѣнить свой нравъ и сдѣлаться достойнымъ наслѣдникомъ престола, или постричься въ монахи. "Иначе, — кончалъ свое письмо Петръ, — я съ тобою, какъ со злодѣемъ поступлю".

Испуганный царевичь обратился опять за советомь къ Вяземскому и Кикину. Оба советовали ему идти въ монастырь. Кикинъ прибавилъ при этомъ: "вёдь клобукъ не гвоздемъ къ голове прибитъ, можно его и снять, а впередъ что будетъ кто знаетъ!" Сообразно этому совету, царевичъ написалъ Петру: "желаю монашескаго чина и прошу о семъ милостиваго поз-

воленія".

Но Петръ черезъ недѣлю посѣтилъ сына и сказалъ ему: "это молодому человѣку не легко, одумайся, не сиѣши, подожди полгода".

Вскорѣ Петръ уѣхалъ за-границу. Алексѣй остался въ Петербургѣ въ томительной нерѣшительности. Его пріятель Кикинъ уѣхалъ за-границу высмотрѣть для царевича какое-нибудь убѣ-

жище въ случав крайней опасности.

Въ августъ 1717 года Петръ изъ-за границы прислалъ сыну письмо и требовалъ: или ъхать къ нему, не мъшкавши болъе недъли, или постричься и увъдомить отца, въ какомъ монастыръ и въ какое время онъ постриженъ. Это до того испугало царевича, что онъ ръшился бъжать. "Я вижу, —говорилъ онъ, — что мнъ самъ Богъ путь правитъ. Мнъ снилосъ, что я церкви строю".

Занявши у Меншикова и у нѣкоторыхъ другихъ лицъ нѣсколько тысячъ червонцевъ, Алексѣй поѣхалъ какъ будто къ отцу, по его приказанію, а на самомъ дѣлѣ — съ намѣреніемъ укрыться отъ его гнѣва и найти защиту у кого нибудь изъ иноземныхь государей. На дорогѣ въ Либавѣ Алексѣй свидѣлся съ Кикинымъ, возвращавшимся въ отечество. Кикинъ совътовалъ ему ъхать въ Въну и отдаться подъ покровительство цезаря. Такъ царевичъ и поступилъ. Онъ поъхалъ въ Въну подъ вымышленнымъ именемъ польскаго шляхтича Коханскаго.

- 21 ноября стараго стиля, въ 9 часовъ вечера, царевичъ, оставивши свой багажъ и прислугу въ гостинницѣ, находившейся въ Леопольдштадтѣ, самъ поѣхалъ во Внутренній городъ 1), остановился на площади въ трактирѣ "Веі Кlаррегег" и отправилъ оттуда своего служителя къ вице-канцлеру Шенборну съ просьбою допустить его по важному дѣлу. Шенборнъ былъ уже раздѣтъ и объявилъ посланному, что онъ одѣнется и пойдетъ къ царевичу самъ; но не успѣлъ Шенборнъ одѣться, какъ царевичъ явился къ нему, и первымъ его дѣломъ было нопросить удалиться всѣхъ и выслушать его наединѣ.
- Я пришель искать протекціи у императора, моего свояка; пусть онъ спасеть жизнь мою; меня хотять погубить и моихъ бѣдныхъ дѣтей—лишить короны.
- Усповойтесь, сказаль ему Шенборнь, вы здёсь въ совершенной безопасности. Разскажите спокойно, въ чемъ ваше несчастие и чего вы желаете.

Царевичъ продолжаль:

— Отецъ хочетъ меня погубить, а я ничёмъ невиноватъ. Я не раздражалъ его, я слабый человёкъ. Меня Меншиковъ такъ нарочно воспиталъ; меня споили, умышленно разстроили мое здоровье; теперь отецъ говоритъ, что я не гожусь ни къ войнѣ, ни къ правленію, хочетъ меня постричь и засадить въ монастырь, чтобъ отнять наслёдство... Я не хочу въ монастырь... Пусть императоръ охранитъ мою жизнь.

Царевичь, говоря эти слова, не могь стоять на одномъ мѣстѣ, бѣгалъ по комнатѣ, перевернулъ кресло, потомъ остановился и попросилъ пива; но пива близко не было — ему подали мозельвейну. Царевичъ выпилъ и сказалъ:

— Ведите меня сейчась къ императору.

Шенборнъ сказалъ ему:

- Теперь поздно, прежде надобно представить его величеству правдивое и основательное изложение вашего дѣла, тѣмъ болѣе, что мы ничего не слыхали подобнаго относительно такого мудраго монарха, какъ вашъ родитель.
- Отецъ былъ ко мнѣ добръ, сказалъ царевичъ, пока не родились у жены моей дѣти и она умерла... съ тѣхъ поръ пошло

<sup>4)</sup> Тавъ называются части города Вёны.

все хуже и хуже, особенно послъ того, какъ новая царица родила сына... Она съ Меншиковымъ раздражила противъ меня отца: у нихъ нътъ ни Бога, ни совъсти; я ничего отцу не сдълаль, люблю и почитаю его, какъ велять заповъди Божіи; но не хочу постригаться и тёмъ дёлать вредъ моимъ бёднымъ малюткамъ. Я никогда не имълъ охоты къ солдатчинъ, сидълъ дома тихо, вдругъ прошлаго года отецъ сталъ принуждать меня отказаться отъ наследства и постричься, а недавно прислаль съ курьеромъ приказаніе, чтобы я или постригался, или бхалъ къ отцу; я постригаться не хочу, а ёхать къ отцу-значить ёхать на муки; такъ, я написаль отцу, что прівду, а самъ, по соввту добрыхъ друзей, прівхаль къ императору: онъ государь великій и великодушный, притомъ же онъ мнв своякъ. Я знаю, говорили, будто я дурно обращался съ моею женою, сестрою ея величества императрицы. Это веправда; не я, а отецъ мой и царица обращались съ нею, какъ съ дъвкою. Я предаю себя и своихъ дътей въ защиту императору и умоляю не выдавать меня отцу; онъ окруженъ злыми людьми и самъ-человъкъ жестокій и свирёный: много пролиль невинной крови, даже собственноручно казнить осужденныхь; онъ гивень и мстителень, думаеть, что имфеть надъ людьми такое же право, какъ самъ Богъ. Если императоръ меня выдастъ ему, то это все равно, что на смерть.

Шенборнъ сказалъ ему:

- Неудовольствіе между отцомъ и сыномъ—вопросъ щекотливый; я нахожу, что вы поступите благоразумнье, если, для избъжанія толковъ въ свъть, не будете требовать свиданія съ ихъ величествами, а предоставите оказать вамъ явную или тайную помощь и найти средства примирить васъ съ отцомъ.
- Примирить меня съ отцомъ нѣтъ никакой надежды, —сказалъ царевичъ: —если отецъ будетъ ко мнѣ и добръ, то мачиха и Меншиковъ уморятъ меня оскорбленіями, или опоятъ ядомъ. Пусть императоръ дозволить мнѣ жить у него либо открыто, либо тайно.

Вице канцлеръ уговорилъ его подождать отвъта до завтрашняго дня—и царевичъ ушелъ на свою квартиру.

На другой день, послѣ секретнаго разговора съ императоромъ, вечеромъ, вице-канцлеръ сообщилъ царевичу, что императоръ будетъ стараться примирить его съ родителемъ, а до того времени признаетъ за лучшее содержать его втайнъ.

Царевичъ согласился и былъ отправленъ въ Тироль, подъ видомъ государственнаго преступника. Его помъстили въ кръпости Эренбергъ, лежащей посреди горъ, на высокой скалъ. Ко-

менданту приказали содержать его прилично, на сумму отъ 250 до 300 гульденовъ въ мѣсяцъ, и чтобы сохранить тайно его пребываніе, запретили солдатамъ и ихъ женамъ выходить за ворота крѣпости, а караульнымъ — вести съ кѣмъ бы то ни было разговоры о томъ, кто привезенъ въ крѣпость; на всякіе вопросы приказано имъ отзываться незнаніемъ.

Между тёмъ Петръ, находившійся бъ Амстердамів и не дождавшись сына, смекнуль, что царевичь убіжаль и сразу догадался, куда онъ направиль свой путь. Петръ вызваль изъ Віны своего резидента Веселовскаго, даль указъ развідывать о царевичів и написаль императору Карлу VI письмо, въ которомъ просиль императора: "еслибы непослушный сынъ русскаго царя оказался явно или тайно въ его владініяхь—выслать его подъкарауломъ для отеческаго исправленія".

Веселовскій подаль императору письмо Петра, но ни императорь, ни его министры не объявили тайны Веселовскому. За то Веселовскій самъ напаль на слёдь царевича, и извёстиль Петра, что онъ находится въ Тиролё. Объ этомъ узналь императоръ и послаль къ царевичу совёть переёхать подалёе — въ Неаполь. У царевича была любовница, уёхавшая съ нимъ изъ Россіи, крёпостная дёвушка Вяземскаго— по имени Евфросинія. Оставивши прислугу свою въ Эренберге, царевичь съ нею отправился въ Неаполь, и 17 мая н. с. 1717 года былъ помёщенъ въ замке Сенть-Альмо, господствующемъ на холмё надъ городомъ.

Не долго пришлось проживать ему въ этомъ убъжищъ. Когда царевича везли туда, за нимъ слъдомъ ъхалъ капитанъ Румянцевъ и потомъ сообщилъ все царю. Петръ, вмѣстѣ съ этимъ Румянцевымъ, отправилъ въ Вѣну своего приближеннаго Петра Толстого домогаться у императора выдачи царевича, объщая отъ имени отца ему прощеніе; если же императоръ не согласится на выдачу, то по крайней мірь добиться свиданія съ царевичемъ и уб'єдить посл'єдняго воротиться въ отечество. Императоръ не согласился на выдачу, но дозволиль Толстому и Румянцеву уговаривать Алексъя вернуться на родину. Много способствовала этому теща императора, мать умершей жены царевича, которая не хотела доводить до крайности раздоръ между отцомъ и сыномъ, чтобы это не повредило ея внукамъ. Отпустивши довъренныхъ Петра въ Неаполь, императоръ поручиль управлявшему его южно-италіанскими владініями въ званій вице-короля Дауну содъйствовать, чтобы царевичь добровольно согласился воротиться къ отцу; но если царевичъ не поддастся никакимъ убъжденіямъ,

то увърить его, что онъ можетъ оставаться въ безопасности въ императорскихъ владъніяхъ.

Толстой съ Румянцевымъ прівхали въ Неаполь 24 сентября 1717 года. Вице-король Даунъ тотчасъ пригласиль царевича къ себъ, чтобы доставить возможность посланцамъ Петра видъть его. Толстой передалъ царевичу письмо отца. Петръ писалъ: "обнадеживаю тебя и объщаю Богомъ и судомъ Его, что никакого наказанія тебъ не будеть, но лучшую любовь покажу тебъ, если ты воли моей послушаенься и возвратинься".

Царевичь не поддавался ни на что. Черезъ два дня Даунъ опять устроилъ у себя свиданіе царевича съ присланными русскими. Толстой началъ пугать царевича. Трусливый Алексъй обратился къ Дауну и спрашивалъ его, будетъ ли защищать его императоръ, если отецъ станетъ требовать его вооруженной рукой. Даунъ отвъчалъ:

— Императоръ очень желаетъ, чтобы вы примирились съ родителемъ; но если вы считаете небезопаснымъ для себя возвращение на родину, то извольте оставаться: императоръ на столько силенъ, что можетъ охранить тѣхъ, которые отдаются подъ его протекцію.

Ободренный царевичь опять не поддался на увѣщанія Толстого, но, по своей слабохарактерности, прибѣгнуль къ уловкамь: сказаль, что повременить, подумаеть, и послѣ того уже не поѣхаль въ третій разъ на разговоръ съ Толстымъ и Румянцевымъ

въ домъ вице-короля.

Тогда Толстой подкупиль за 60 червонцевь секретаря Даунова, Вейнгардта, съ тъмъ, чтобы тотъ, лично отъ себя, попугаль царевича и тъмъ убъдиль его къ возвращенію. Вейнгардть поъхаль къ Алексто въ замокъ и сталь ему говорить: "императорская протекція не совсто для васъ надежна: царь объявляеть, что прощаеть сына, а сынъ не треть; если царь вздумаеть вести войну, то императоръ, нехотя, выдасть сына отцу".

Слова Вейнгардта такъ растревожили царевича, что онъ самъ написалъ записку къ Толстому и просилъ прівхать къ нему, только безъ Румянцева, котораго онъ особенно боялся.

Толстой прібхаль въ нему и сказаль:

"Воть я получиль оть государя письмо; онь собираеть войско; хочеть его вести въ Силезію и доставать оружіемъ своего сына, а самъ собирается тать въ Италію. Не думай, что онъ тебя видъть здъсь не можеть: кто ему запретить?"

Паревичъ поколебался и сказалъ: "я бы повхалъ къ отцу, еслибы у меня не отняли Евфросинію и дозволили жить съ нею въ деревнъ".

Затемъ онъ обещаль еще подумать. Толстой приступиль къ Дауну и началъ просить попугать царевича разлукою съ Евфросиніею. Даунъ на самомъ дълъ не смёлъ отнять Евфросиніи у царевича, но попугать его разлукою съ нею счелъ дозволительнымъ, потому что царевичу, отъ лица императора, было уже заявлено, что если отецъ сердится на него за то, что онъ возитъ съ собою какую-то женщину, то царевичъ долженъ знать, что императору неприличнымъ кажется заступаться за поступки, достойные порицанія. Вице-король велёль сказать царевичу, что прикажеть отлучить оть него женщину, которая ъздить съ нимъ въ мужской одеждъ. Испуганный царевичь посовътовался съ Евфросиніею, а Евфросинія сказала ему, что лучше всего покориться отцовской воль и просить у отца прощенія. Это обстоятельство рышило все. Царевичь на другой день объявиль Толстому, что согласенъ възать въ отечество, если ему позволять жениться на Евфросиніи и жить съ нею въ деревнъ. Толстой, жениться на Евфросиніи и жить съ нею въ деревнъ. Толстои, какъ царскій уполномоченный, далъ отъ имени царя согласіе. Царевичъ прежде побхалъ въ Баръ на поклоненіе мощамъ св. Николая; Толстой и Румянцевъ последовали за нимъ неотступно, а по возвращеніи съ богомолья, 14 октября, царевичъ выбхалъ изъ Неаполя, по дорогѣ на Римъ, со своими неразлучными дядьками. Толстой и Румянцевъ очень боялись, чтобы царевичъ, подъ какими-нибудь впечатлёніями, не измѣнилъ своего рѣшенія, пока не выбдетъ изъ императорскихъ владбній, а потому не стали останавливаться въ Вбнб, пробхали ее ночью и спбшили поскорбе убраться за предблы императорскихъ владбній; но въ Брюннб они были задержаны генералъ-губернаторомъ Моравіи, графомъ Колоредо, который получиль отъ императора приказание не пропускать путешественниковъ, прежде чемъ узнаетъ отъ царевича причину, почему онъ не представился императору въ Вѣнѣ, и пока не удостовърится, что царевича везутъ не по неволѣ. 23 декабря, Колоредо видълся съ царевичемъ и получилъ отъ него отвътъ, что онъ не явился къ императору единственно по причинъ дорожныхъ обстоятельствъ, не имъя приличной обстановки. Въ это время Толстой сообщиль царевичу новое письмо отца, въ которомъ Петръ изъявилъ согласіе на бракъ Алексѣя съ Евфросинією и проживаніе съ нею въ деревив. Это объщаніе вполнъ успокоило царевича. Колоредо отпустиль его. За нимъ медленно слѣдовала беременная Евфросинія другою дорогою, вмѣсто Вѣны, на Нюренбергъ и Берлинъ. Царевичъ со своими дядьками направлялся прямо въ Москву, и во время проѣзда по Россіи видѣлъ въ народѣ знаки расположенія къ себѣ. "Благослови,

Господи, будущаго государя нашего", кричалъ народъ. 31 января паревича привезли въ Москву.

З февраля было первое свиданіе Алексія съ родителемъ. Царь приказаль собраться въ отвітной палаті Кремлевскаго дворца духовнымъ сановникамъ, сенаторамъ, всякихъ чиновъ людямъ, "кромі подлаго народа" и самъ стоялъ въ этомъ собраніи. Вошель паревичъ, вмісті съ Толстымъ, и, какъ только увиділь государя, повалился къ нему въ ноги и съ плачемъ просиль прощенія въ своей винів. "Встань,—сказаль царь,—объявляю тебі свою родительскую милость". Петръ началъ припоминать, какъ онъ обучаль его, готовя сділать своимъ наслідникомъ, но сынъ презріль это и не хотіль обучаться тому, что было нужно для его будущаго сана; потомъ выговариваль его посліднее преступленіе—бітство изъ отечества и обращеніе къ иноземному государю. Царевичъ не могь приносить никакого оправданія, просиль только простить его и даровать жизнь, а отъ наслідства отказывался.

"Я покажу тебѣ милость, — сказалъ Петръ, — но только съ тѣмъ, чтобы ты показалъ самую истину и объявилъ о своихъ согласникахъ, которые тебѣ присовѣтовали бѣжать къ цезарю".

Алексви Петровичь хотвль было что-то говорить, но царь перебиль его и приказаль стоявшему близь него Думашеву во всеуслышаніе читать приготовленный печатный мапифесть. По окончаніи чтенія царь сказаль: "прощаю, а наслёдія лишаю".

Послѣ этихъ словъ царь вышелъ и за нимъ послѣдовали всѣ присутствовавшіе въ Успенскій соборъ. Здѣсь царевичъ Алексѣй произнесъ присягу предъ евангеліемъ въ томъ, что никогда, ни въ какое время не будетъ искать, желать и подъ какимъ бы то ни было предлогомъ принимать престола, а признаетъ своимъ истиннымъ наслѣдникомъ брата своего, Петра Петровича. Царевичъ подписался на присяжномъ листѣ. За нимъ присягали и также подписались всѣ присутствовавшіе.

Изъ собора царь, вмѣстѣ съ царевичемъ, отправились въ Преображенское село на обѣдъ. Въ 3 часа пополудни туда съѣхались министры и сенаторы, пили и веселились. Въ этотъ же день былъ опубликованъ манифестъ, обращенный ко всему русскому народу, уже прежде прочитанный во дворцѣ Думашевымъ. Въ этомъ манифестѣ объявлялось о давней и постоянной неохотѣ царевича къ воинскимъ и гражданскимъ дѣламъ, объ его безнравственности, о томъ, что онъ еще при жизни своей жены "взялъ нѣкую бездѣльную и работную дѣвку" и съ оною жилъ явно беззаконно, что это способствовало смерти его жены; — потомъ излагалась исторія его побѣга, сообщалось, между прочимъ, что

императорскій намѣстникъ въ Неанолѣ объявилъ царевичу, что цезарь не станетъ держать его въ своихъ владѣніяхъ 1), наконецъ объявлялось, что царь "отеческимъ сердцемъ о немъ соболѣзнуя", прощаетъ его и отъ всякаго наказанія освобождаетъ, но лишаетъ наслѣдства послѣ себя, "хотя бы ни единой персоны царской фамиліи не оставалось", а вмѣсто отрѣшеннаго отъ наслѣдства, назначаетъ своимъ наслѣдникомъ другого своего сына, Петра, котораго всѣ подданные должны признать въ качествѣ наслѣдника престола посредствомъ цѣлованія креста. Затѣмъ всѣ, которые станутъ признавать Алексѣя наслѣдникомъ престола, объявлялись измѣнниками.

На другой день послѣ объявленія манифеста, царевичу задали вопросные пункты, требовали отъ него показаній не только о дѣйствіяхъ, но и о словахъ, какія онъ произносилъ самъ и какія онъ слышалъ отъ другихъ въ разное время. Вопросные пункты оканчивались такими зловѣщими словами: "ежели что укроешь, а потомъ явно будеть, то на меня не пеняй, понеже вчерась предъ всѣмъ народомъ объявлено, что за сіе пардонъ не въ пардонъ".

Мелкая, эгоистическая натура Алексѣя проявилась во всей силѣ. Царевичъ настрочилъ показаніе, въ которомъ прежде всего очернилъ Александра Кикина, какъ главнаго совѣтника къ побѣгу, показалъ, что говорилъ своему камердинеру, Ивану Большому-Аоанасьеву, о своемъ намѣреніи бѣжать, но не получилъ одобренія; показалъ на Дубровскаго, которому передавалъ деньги для своей матери; показалъ на своего учителя Вяземскаго, на сибирскаго царевича, на Ивана Кикина, на Семена Нарышкина, на князя Василія Долгорукаго и на свою тетку, царевну Марію Алексѣевну; оговорилъ Кейля, секретаря имперскаго канцлера Шенборна, будто опъ принуждалъ его писать письма сенаторамъ и архіереямъ, хотя эти письма и не были имъ посланы. Показаніе царевича не заключало, однако, полной искренности; онъ раскрывался только вполовину, такъ что его показанія могли притянуть другихъ въ бѣду, а о себѣ всего не сказалъ.

Александра Кикина, вмѣстѣ съ Большимъ - Аоанасьевымъ, схватили въ Петербургѣ, привезли въ Москву и подвергли страшнымъ истязаніямъ въ Преображенскомъ приказѣ. Его пытали четыре раза. Кикинъ упорно запирался, отрицалъ справедливость показаній царевича, наконецъ, послѣ новыхъ, невыносимыхъ мученій, сказалъ: "я побѣгъ царевичу дѣлалъ и мѣсто сыскалъ въ

<sup>1)</sup> Противъ этого извістія впослідствій протестоваль Даунь.

такую мѣру—когда бы царевичъ былъ на царствѣ, чтобъ былъ ко мнѣ милостивъ". Его приговорили къ колесованію. На другой день послѣ казни, истерзанный Александръ Ки-

На другой день послѣ казни, истерзанный Александръ Кикинъ лежалъ на колесѣ еще живой; царь подъѣхалъ къ нему, слушалъ, какъ онъ стоналъ, вопилъ и молилъ отпустить душу его на показніе въ монастырь. Петръ приказалъ отрубить ему голову и воткнуть на колъ.

Камердинеръ Иванъ Большой-Аванасьевъ оговорилъ многихъ, но не спасъ себя: и его приговорили къ смерти, но приговоръ отложили. То же сдёлали и съ Дубровскимъ, сообразно показаніямъ паревича.

Сенатора князя Василія Долгорукаго привезли изъ Петербурга скованнымъ въ Москву. Этого человѣка никакъ не могли обвинить въ соучастіи съ царевичемъ, котораго онъ хорошо понималь, но ему поставили въ вину нѣкоторыя остроты, произнесенныя имъ неосторожно. Такъ, напримѣръ, когда начали говорить, что паревичъ возвращается въ Россію, князь Василій сказалъ: "вотъ, дуракъ, повѣрилъ, что отецъ посулилъ ему жениться на Афросиньѣ! жолвъ ему, а не женитьба, чортъ его несетъ; его, дурака, обманываютъ нарочно". Василія Долгорукаго отправили въ Петропавловскую крѣпость, а потомъ сослали въ Соликамскъ. Учитель Вяземскій отписался, показавши, что ничего не зналъ объ умыслахъ паревича, который давно уже не любитъ его и теперь наговорилъ на него по злобѣ.

Вследь затемь въ Петербурге арестовали человекъ двадцать и отправили въ ножныхъ кандалахъ въ Москву. Всемъ жителямъ Петербурга объявлено было запрещение выёзжать изъ города по

московской дорогъ подъ опасеніемъ смертной казни.

Въ тотъ же день Петръ послалъ Григорія Скорнякова-Писаревъ ва бывшею своею женою Евдокіею. Скорняковъ-Писаревъ привезъ ее въ Москву и донесъ, что нашелъ ее не въ монамескомъ, а въ мірскомъ платьѣ. Этотъ человѣкъ, впослѣдствіи самъ испытавшій горькую участь отъ Петра, угождая царю, давать совѣты хватать того и другого, чтобъ открывать "воровство". По его совѣту, вслѣдъ за несчастною царицей, потащили въ Преображенскій приказъ цѣлую толиу мужчинъ и женщинъ духовнаго и мірского чина.

Тогда открылось, что отверженная царица, послѣ долгаго томленія въ монастырѣ, завела любовную связь съ майоромъ Степаномъ Глѣбовымъ—человѣкомъ женатымъ, уже немолодымъ и 
имѣвшимъ взрослаго сына. Попались ея письма къ этому человѣку. Царица на допросѣ созналась въ связи съ нимъ. Сознался

въ томъ же и Глебовъ, но не хотель сознаться ни въ писаніи, ни въ произнесеніи хульныхъ словъ на Петра и Екатерину, чего отъ него домогались. Уликъ не было. Сознанія отъ него не добились ни посредствомъ кнута, ни жженія горячими углями и раскаленнымъ желъзомъ, и все-таки посадили на колъ на Красной илощади. Испытывая невыразимыя мученія, онъ быль живъ цълый день, затъмъ ночь, и умеръ передт разсвътомъ, испросивши причащение св. тайнъ у одного іеромонаха. Говорять, что Петръ подъезжаль къ нему и потешался его страданіями. Тогда же колесованъ былъ ростовскій епископъ Досивей за то, что поминаль Евдокію царицею, утішаль ее разными вымышленными откровеніями, гласами отъ образовъ, чудесными видініями и тому подобными суевфріями, пророчиль ей, между прочимь, что станетъ снова даридею, и Петръ опять сойдется съ нею. Казнили смертію духовника Евдокій, который быль у ней посредникомъ въ сношеніяхъ съ Глебовымъ; наказали кнутомъ несколькихъ монахинь, угождавшихъ Евдокіи. Саму Евдокію царь сослаль въ Староладожскій женскій монастырь, а сестру свою Марію Алексвевну приказаль заточить въ Шлиссельбургъ: спустя нъсколько времени, она была переведена въ Петербургъ и оставлена въ особомъ домѣ подъ надзоромъ.

Во время страшнаго розыска по этому дёлу, происходившаго въ Преображенскомъ приказѣ, государь, 2 марта, въ сборное воскресеніе, быль у обѣдни. Здѣсь подошель къ нему неизвѣстный человѣкъ и подалъ бумагу, въ которой было написано слѣдующее:

"За неповинное отлученіе и изгнаніе отъ всероссійскаго престола царскаго Богомъ хранимаго государя царевича Алексія Петровича христіанскою совістію и судомъ Божіимъ и пресвятымъ евангеліемъ не клянусь, и на томъ животворящаго креста Христова не цілую и собственною рукою не подписуюсь; еще къ тому и прилагаю малоизбранное отъ богословской книги Назіанзина могущимъ вняти въ свидітельство изрядное, хотя за то и царскій гнівъ на мя произмётся, буди въ томъ воля Господа Бога моего Іисуса Христа, по волі Его святой, за истину, азърабъ Христовъ Иларіонъ Докукинъ страдати готовъ. Аминь, аминь, аминь, аминь".

Бумага, на которой подписаны были эти слова, была присяжнымъ листомъ на вёрность новообъявленному наслёднику престола царевичу Петру Петровичу. Этотъ присяжный листъ раздавали во множествё экземпляровъ, приводя русскихъ къ присягъ. Человъкъ, подавшій Петру эту бумагу, быль подъячій Докукинъ. Его три раза подвергли жесточайшей пыткъ. Онъ никого не выдалъ, хулилъ Петра и Екатерину и кричалъ, что пришелъ добровольно пострадать за правду и имя Христово. Его колесовали. Но Петръ понялъ, что, между сторонниками его сына, есть люди, о которыхъ можно было сказать, что они не чета жалкому ничтожному царевичу и что они гораздо опаснъе самого Алексъя. "О, бородачи, бородачи!" восклицалъ тогда Петръ въ разговоръ съ Толстымъ. "Всему злу корень — старцы, да попы! Отецъ мой имълъ дъло съ однимъ бородачемъ, а я — съ тысячами!"

Въ изобиліи лилась человѣческая кровь за этого царевича, а онъ самъ тѣшился увѣренностью, что страданіями преданныхъ ему людей купитъ себѣ спокойствіе и безмятежную жизнь со своей дорогой Евфросиніей. "Батюшка", писалъ онъ къ Евфросиніи, "поступаетъ со мною милостиво; слава Богу, что отъ наслѣдства отлучили! Дай Богъ благополучно пожить съ тобою въ деревнѣ".

18 марта Петръ убхалъ въ Петербургъ. Съ нимъ отправился и царевичъ. 12 апръля была пасха. Царевичъ, явившись къ мачихъ съ поздравленіемъ, валялся у нея въ ногахъ и умолялъ ее ходатайствовать о дозволеніи ему жепиться на Евфросиніи. И это дълалось послъ того, какъ его родная мать, публично опозоренная, была осуждена на увеличенное, тяжкое страданіе!

Давно жданная Евфросинія наконець прівхала въ Петербургъ 20 апрёля; но царевичь не встрітиль ее и не обняль при свиданіи. Ее, беременную, засадили въ Петропавловскую крітость и тамъ задали ей вопросные пункты: кто писалъ царевичу во время его пребыванія за границею, кого хвалиль царевичь, кого браниль, что о комъ говориль.

Испуганная Евфросинія дала такое показаніе:

"Царевичь писаль не разъ цезарю жалобы на отца, писаль письма къ русскимъ архіереямъ, съ тѣмъ, чтобы эти письма подметывать въ пародѣ, постоянно жаловался на родителя, очень прилежно желалъ наслѣдства, изъявлялъ радость, когда читалъ въ курантахъ, что братъ его, Петръ Петровичъ, боленъ, и говорилъ такія слова: "хотя батюшка и дѣлаетъ то, что хочетъ, только, чаю, сенаты не сдѣлаютъ того, чего хочетъ батюшка". Когда слыхаль о видѣніяхъ и читалъ въ курантахъ, что въ Петербургѣ тихо и спокойно, то говорилъ: "тишина не даромъ, можетъ быть отецъ мой умретъ, либо бунтъ будетъ. Отецъ надѣется, что по смерти его, вмѣсто малолѣтняго Петра, будетъ управлять мачиха; тогда бабъе царство будетъ и произойдетъ смятеніе: иные ста-

нуть за брата, а иные за меня. Я, когда стану царемъ, то всёхъ стармхъ переведу, а новыхъ наберу себё по своей волё. Буду жить зиму въ Москве, а лётомъ въ Ярославле. Петербургъ будетъ простымъ городомъ; я кораблей держать не стану и войны ни съ кемъ вести не буду; буду довольствоваться старымъ владёніемъ". Когда услышалъ царевичъ, будто въ Мекленбурге бунтуетъ русское войско, то очень обрадовался".

Евфросинія показала также, что царевичь изъ Неаполя хотъль

бъжать въ Римъ въ папъ; но она его удержала.

Когда царевичу предъявлено было показаніе Евфросиніи, онъ запирался. Но отецъ подвергъ его тайной пыткъ. Уже послъ смерти царевича, осуждены были на казнь трое крестьянъ за то, что были свидътелями, какъ на мызъ повели царевича подъ сарай и оттуда были слышны его стоны и крики. Посл'в такихъ м'єръ, царевичъ написаль показаніе, въ которомъ наговориль на себя столько, сколько даже не быль вынуждень говорить, напримъръ: "когда я слышаль о мекленбургскомъ бунтъ русскаго войска, какъ писали въ иностранныхъ газетахъ, то радовался и говорилъ, что Богъ не такъ дълаетъ, какъ отецъ мой хочетъ, и когда бы такъ было и бунтовщики прислади бы за мною, то я бы къ нимъ повхадъ". Онъ наговориль на многихъ государственныхъ людей, притянулъ къ дёлу кіевскаго митрополита, заявивши, что онъ ему другъ, писаль къ этому архипастырю и просиль всёмъ сказывать, что царевичь убъжаль отъ принужденія вступить въ монастырь. Петръ, по этому показанію, отправиль Скорнякова-Писарева въ Кіевъ сдёлать у митрополита обыскъ и самого его препроводить въ Петербургъ. Престарилый митрополить Іосифъ Кроковскій быль отправлень въ Петербургъ, но не довхалъ и умеръ на пути въ Твери. Преданіе говорило, что его отравили.

Вынужденное пытками сознаніе царевича въ томъ, что онъ готовъ былъ пристать къ бунтовщикамъ, дало Петру поводъ не стъсняться своимъ прежнимъ объщаніемъ помилованія, даннымъ виновному сыну. 13 іюня, Петръ приказалъ парядить судъ изъ духовныхъ и свътскихъ лицъ и объявлялъ печатно, чтобы судьи вершили это дѣло "не флатируя и не похлѣбуя ему государю: не разсуждайте того, что тотъ судъ вашъ надлежитъ вамъ учинить на сына вашего государя, но, не смотря на лицо, сдълайте правду и не погубите душъ своихъ и моей души, чтобъ совъсти наши остались чисты въ день страшнаго испытанія и отечество наше безбѣдно".

14 іюня царевичь быль посажень въ Петропавловскую крѣ-пость, а 17-го, потребовань въ судъ къ допросу. Царевичь ого-

ворилъ своего дядю Авраама Лопухина и своего духовника Якова Игнатьева, будто послёдній, узнавши отъ царевича на исповёди, что царевичъ желаеть отцу смерти, сказаль: "Богъ тебъ простить, и мы всё желаемъ ему смерти". Пытали Лопухина, разстригли и пытали три раза протопопа Якова. 19 іюня, пытали самого царевича и дали ему 25 ударовъ кнутомъ.

22 іюня Толстой взяль съ царевича показаніе, въ которомъ излагались причины его непослушанія отцу. Показаніе это явно было написано такъ, какъ отъ него требовали. Онъ приписываль все своему обращенію съ попами, чернецами и ханжами, а въ концѣ оговориль нѣмецкаго императора, будто тоть обѣщаль ему вооруженную помощь: "и ежели бы цезарь началь то производить въ дѣло, какъ мнѣ обѣщаль, то я бы, не жалѣя ничего, доступаль наслѣдства, даль бы цезарю великія суммы денегъ, а министрамъ и генераламъ его великіе подарки. Войска его, которыя бы онъ мнѣ даль въ помощь, чтобы доступать короны россійской, взяль бы на свое иждивеніе и, однимъ словомъ сказать, ничего бы не пожалѣль, только чтобы исполнить въ томъ свою волю".

24 іюня царевича снова подвергли пыткъ и дали ему 15 ударовъ кнутомъ. Въ этотъ самый день ръшился судъ надъ нимъ. Духовенство дало уклончивый, но замъчательно мудрый приговоръ. Выписавъ разныя мъста изъ священнаго писанія объ обязанностяхъ дътей повиноваться родителямъ, оно предоставило на волю государя дъйствовать или по ветхому, или по новому завъту: хочетъ руководствоваться ветхимъ завътомъ—можетъ казнить сына, а если хочетъ предпочесть ученіе новаго завъта — можетъ простить его, по образцу, указанному въ евангельской притчъ о блудномъ сынъ, и въ поступкъ самого Спасителя съ женою прелюбодъйницею. "Сердце царево въ руцъ Божіей есть; да изберетъ тую часть, амо же рука Божія того преклоняетъ!" Такъ сказано было въ концъ приговора духовныхъ.

Церковь, въ лицъ своихъ представителей, исполнила свое дъло; она указала духъ, въ какомъ должна дъйствовать мірская власть, признающая себя христіанскою; болье ничего не могла сдълать церковь, не имъвшая никакого оружія, кромъ слова, никакихъ побудительныхъ мъръ, кромъ указаній на слова и примъръ Спасителя.

Свътскій судъ не сохраниль своего достоинства въ равной степени, въ какой сохранило его духовенство. Свътскіе судьи могли бы напомнить государю, что онъ далъ свое царское объщаніе сыну, черезъ Толстого въ Неаполъ: что ему наказанія не

будеть, если онъ возвратится. Сынъ повёриль слову царя-родителя и теперь его можно было судить только въ такомъ случав, когда бы онъ сдёлаль что-либо преступное уже послё своего возвращенія въ отечество. Но свётскіе судьи такъ не сдёлали, во-первыхъ потому, что во главв ихъ находился Меншиковъ, личный врагъ царевича, во-вторыхъ потому, что они желали угодить Петру, и ясно видёли, какого рёшенія ему хочется. Царевичу былъ подписанъ смертный приговоръ 120-ю членами суда.

26 іюня въ 6 часовъ пополудни царевичъ скончался. Царь опубликоваль объ его смерти, что онъ, выслушавши смертный приговоръ, пришель въ ужасъ, заболѣлъ недугомъ въ родѣ апоплексіи исповѣдался, причастился, потребовалъ къ себѣ отца, испросилъ у него прощенія и по-христіански скончался. Этому описанію не всѣ вѣрили; пошли слухи, что царевичъ умеръ насильственною смертью, но какою—неизвѣстно. Изъ книгъ "Гварнизона", то-есть Петропавловской крѣпости, видно, что въ день смерти царевича, утромъ, Петръ съ девятью сановниками, ѣздилъ въ крѣпость и тамъ "учиненъ былъ застѣнокъ", т.-е. производилась пытка, но надъ кѣмъ—о томъ не говорится.

На другой день, 27 іюня, была годовщина полтавской битвы. Щарь об'єдаль на почтовомь двор'є, въ саду, и вечеромь веселился. 29 іюня, государь праздноваль свои имянины, об'єдаль въ л'єтнемь дворд'є, присутствоваль при спуск'є корабля, а вечеромь быль фейерверкь и веселый пирь до глубокой ночи. Т'єло царевича, перенесенное изъ Петропавловской крієпости, лежало вы церкви св. Троицы. 30 іюня, вечеромь, въ присутствій царя и царицы, оно было предано земл'є въ Петропавловскомь собор'є,

рядомъ съ гробомъ покойной кронпринцессы. Траура не было. Царевичъ гнилъ въ землѣ, а дѣло его все еще продолжалось, и 8 декабря были казнены смертію обвиненные показаніями царевича: духовникъ его Яковъ Игнатьевъ, дядя его Авраамъ Лопухинъ, камердинеръ Иванъ Большой-Аванасьевъ, Дубровскій и Вороновъ. Другихъ били кнутомъ и вырѣзали имъ ноздри.

Безусловные почитатели Петра видёли въ поступкѣ съ сыномъ великій подвигъ принесенія въ жертву отечеству своего родного сына и оправдывали царя крайнею необходимостію. Въ самомъ дѣлѣ, царевичъ Алексѣй былъ такою личностію, которая непремѣнно, по своей безхарактерности, сдѣлалась бы орудіемъ враговъ Петра и всѣхъ его преобразованій. Его отреченіе отъ наслѣдства ни въ какомъ случаѣ не имѣло бы силы послѣ смерти Петра, какъ бы государь ни распорядился престоломъ. Всегда бы нашлась могущественная партія, которая подвинула бы Алексъя возвратить себъ потерянныя права, и тогда погибель грозила бы всёмъ Петровымъ сподвижникамъ и всему тому, что Петръ готовиль для Русскаго государства. Но нельзя не видёть, что Петромъ руководили не только государственные виды, но и семейныя побужденія. Онъ не любиль Алексья, какъ сына ненавистной, отверженной имъ жены и хотыль доставить престоль потомству Екатерины; оть этого-то онь сталь налегать на Алексъя настойчивъе тогда, когда родился сынъ отъ Екатерины. Если бы у Петра не было такого побужденія, то, отръшивши Алексъя отъ наслъдства, онъ могъ бы назначить, по праву первородства, своимъ наследникомъ внука, Алексева сына, который быль такъ же маль, какъ и рожденный черезъ нъсколько дней послъ внука, сынъ Петра, царевичъ Петръ Петровичъ. Петръ могъ воспитать себъ достойнаго преемника и въ малолътнемъ внукъ, какъ въ малолътнемъ сынъ. Чтобы оправдать свой поступокъ и придатъ ему законный видъ, Петръ установилъ законъ, по которому царствующій государь можеть отдавать посл'я себя престолъ кому угодно, мимо всякаго права рожденія. Несостоятельность и неудобоприменимость такого порядка вещей показалась въ исторіи самого Петра: ему пришлось умереть, не воспользовавшись изданнымъ имъ же закономъ, не указавши посяв себя преемника престола.

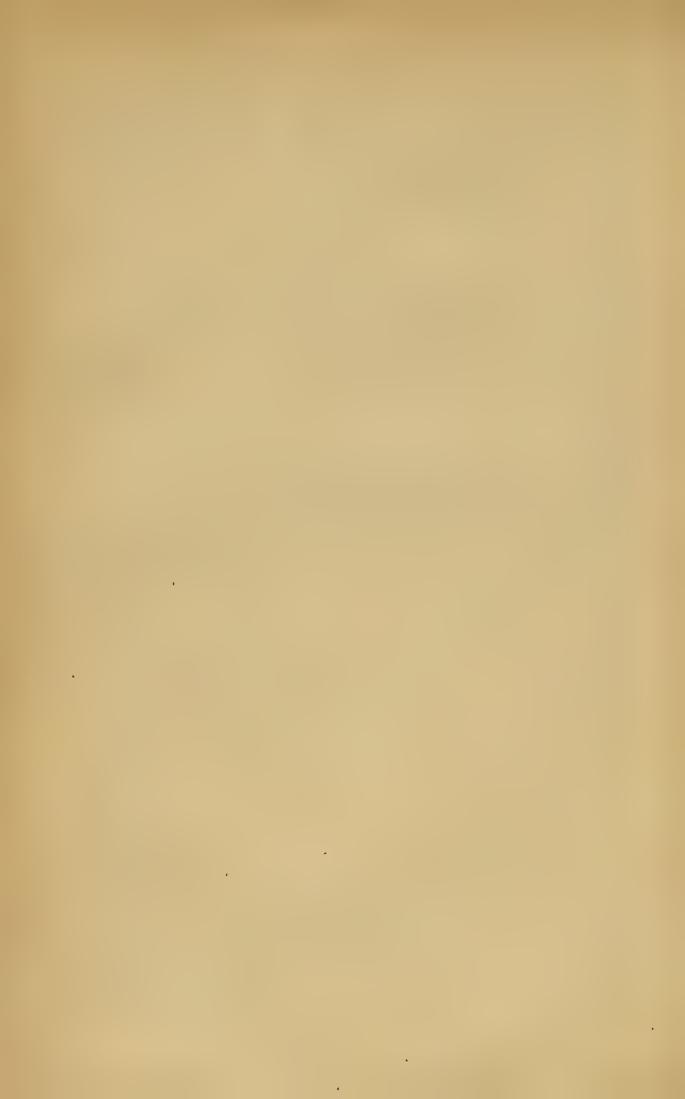

## XVIII.

## КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ ДАНИЛОВИЧЪ МЕНШИКОВЪ.

Изъ всёхъ современниковъ Петра, окружавшихъ его, не было никого ближе къ государю, какъ Меншиковъ; не было другой личности, которая возбуждала бы до такой степени всеобщее внимание Европы странными поворотами своей судьбы. По общему мижнію, составившемуся еще при жизни Ментикова, онъ происходилъ изъ простолюдиновъ, и въ этомъ отношении составляль въ ряду государственныхъ русскихъ лицъ замвчательное исключеніе, олицетворявшее стремленіе Петра создать новыхъ дъятелей, не связанныхъ съ общественными преданіями старой Руси. По однёмъ сказаніямъ, отецъ его былъ православный пришелецъ изъ Литвы, поселившійся въ Москві, по другимъ — онъ былъ уроженецъ береговъ Волги, но и въ томъ и въ другомъ случав простолюдинъ. Въ 1686 году двенаддатилетній Александръ Меншиковъ, отданный отпомъ къ московскому пирожнику, продавалъ въ столицъ пироги. Мальчишка отличался остроумными выходками и балагурствомъ, что долго было въ обычав у русскихъ разносчиковъ; этимъ онъ заманивалъ къ себъ покупщиковъ. Случилось ему проходить мимо дворца знаменитаго и сильнаго въ то время Лефорта; увидя забавнаго мальчика, Лефортъ позвалъ его къ себъ въ комнату и спросилъ: "что возьмешь за всю свою коробку съ пирогами?" — "Пироги извольте купить, а коробки безъ позволенія хозяина я продать не см'єю", отвічаль Алексашка, — такъ звали уличнаго мальчика. "Хочешь у меня служить?" спросиль его Лефортъ. "Очень радъ", отвъчалъ Алексашка, "только надобно отойти отъ хозяина". Лефортъ купилъ у него всѣ пирожки и сказаль: "когда отойдешь отъ пирожника, тотчасъ приходи ко мнъ".

Съ неохотою отпустиль пирожникъ Алексашку и сдёлаль это только потому, что важный господинь браль его въ свою при-

слугу. Меншиковъ поступилъ къ Лефорту и надёлъ его ливрею. Онъ показывалъ большую сметливость, замѣчательную вѣрность интересамъ своего хозяина и умѣлъ угодить Лефорту. Веселый и шутливый нравъ Алексашки очень пришелся по вкусу Лефорту, который, какъ французъ, отличался всегдашнею добродушною веселостью, любезностью и уживчивостью. Лефортъ часто шутилъ съ Алексашкой и восхищался его остроумными выходками, хотя, при всей своей природной способности, Алексашка былъ тогда круглый невѣжда и не умѣлъ порядочно подписать собственнаго имени.

Между тёмъ значеніе Лефорта все болёе и болёе возрастало, и онъ сдёлался задушевнымъ другомъ и постояннымъ собесёдникомъ молодого царл Петра. Часто проводя веселые вечера въ дом'в Лефорта, царь увидёлъ тамъ Алексашку. Сразу ему понравился бывшій пирожникъ, а Лефортъ описалъ Петру въ самомъ плёнительномъ вид'є сметливость, живость и служебную в'єрность Алексашки. Царь пожелаль взять Алексашку къ себ'є въ прислугу.

Такъ разсказывали современники о ранней судьбъ этой замъчательнъйшей личности русской исторіи. Въ послъднее время опровергали это сказаніе главнъйшимъ образомъ тьмъ, что въ то время, когда Меншиковъ уже былъ въ большой милости у царя, Петръ, ходатайствуя у императора нъмецкаго грамоту Меншикову на санъ князя Римской имперіи, именоваль его происходящимъ изъ шляхетской литовской фамиліи. Но этоть доводъ, для опроверженія цълаго ряда современныхъ сказаній, довольно слабъ, тымъ болье, что прямые потомки Меншикова не могли представить никакихъ объясненій о темномъ происхожденіи своего предка, отзываясь пропажею фамильныхъ документовъ во время московскаго пожара 1812 года.

Поступивши въ царскую прислугу, сначала Алексашка былъ простымъ лакеемъ, а потомъ царь записалъ его въ число своихъ потѣшныхъ, гдё юноши были почти всё изъ дворянскаго сословія. Это былъ первый шагъ къ возвышенію Меншикова, но важно было для него то, что, считаясь потѣшнымъ, Меншиковъ пъсколько лѣтъ продолжалъ исполнять близъ царской особы должность камердинера: Петръ, ложась спать, клалъ его у своихъ ногъ на полу. Тогда-то чрезвычайная понятливость, любознательность и большая исполнительность Меншикова расположили къ нему царя. Меншиковъ какъ будто заранѣе угадывалъ, чего царю нужно, и во всемъ спѣшилъ угодить его желанію. Случалось, запальчивый царь ругалъ его и даже бивалъ, — Меншиковъ все

переносилъ безропотно и терпъливо. И Петръ привязался къ Меншикову до такой степени, что чувствовалъ потребность въ постоянной близости его. Скоро многіе, зам'єтивши, что Меншиковъ дълается царскимъ любимцемъ, стали обращаться къ нему о ходатайствъ и заступничествъ передъ царскою особою. Меншиковъ сопровождалъ царя въ азовскій походъ, и получиль офицерскій чинъ, хотя не ознаменоваль себя ничёмъ въ военныхъ дъйствіяхъ. Петръ нашель въ немъ большого поклонника любимой царской мысли - преобразовать Русское государство на иноземный ладъ; Меншиковъ во всемъ казался Петру ненавистникомъ старыхъ русскихъ жизненныхъ пріемовъ и обычаевъ и съ жадностью готовъ былъ походить на западнаго европейца, а это было въ такую пору, когда Петръ встречалъ ропотъ и суровыя лица своихъ князей и бояръ, боявшихся грозившаго Россіи господства иноземщины. Понятно, какъ этотъ простолюдинъ по породъ казался Петру достойнъе многихъ потомковъ воеводъ и намъстниковъ.

Когда, собираясь въ путешествіе за-границу, царь пироваль въ дом'в Лефорта, и въ это время тайные враги готовили ему внезапную гибель, челов'вкъ, узнавшій о заговор'в, быль Меншиковъ: онъ получилъ, какъ говорятъ, св'еденія о тайныхъ замыслахъ черезъ посредство одной д'евушки, дочери участника въ заговор'в.

Наступило первое путешествіе Петра за-границу подъ именемъ Петра Михайлова. Меншиковъ былъ неразлученъ съ Петромъ; съ нимъ онъ работаль на амстердамской верфи, съ нимъ посъщалъ университетские кабинеты и мастерския художниковъ. Меншиковъ заранъе еще въ Россіи подучился по-голландски и понъмецки, а находясь за-границею, въ глазахъ Петра быстро освоился съ этими языками. Вездѣ и во всемъ умѣлъ онъ нравиться своему властелину, раздёляль съ нимъ и трудныя работы по кораблестроенію, и буйныя попойки, и оргіи. Когда изъ трудолюбивой мѣщанской Голландіи Петръ переѣхаль въ аристократическую Англію, Меншиковъ съ удивительною понятливостью присмотрёлся къ пріемамъ придворной и дипломатической жизни. На возвратномъ пути черезъ Вѣну, Меншиковъ присутствовалъ съ царемъ на блестящемъ придворномъ маскарадѣ, устроенномъ для Петра императоромъ въ своемъ дворцѣ, и освоивался съ пріемами большого европейскаго света. По возвращении въ отечество началась страшная расправа съ мятежными стръльцами; Меншиковъ былъ постоянно съ государемъ, и въ угоду ему собственноручно рубилъ преступникамъ головы.

Въ это время царь разошелся съ своей женою Евдокіею и заточиль ее въ монастырь; она чрезвычайно не терпѣла Меншикова, и всѣ сторонники старыхъ норядковъ Руси раздѣляли отвращеніе къ любимцу, имѣвшему, по ихъ понятіямъ, зловредное на царя вліяніе. Началось бритье бородъ и переодѣваніе русскихъ въ иноземное платье; Меншиковъ былъ самымъ ревностнымъ хвалителемъ царскихъ затѣй, и этимъ глужбе входилъ въ душу царя; не было ничего, въ чемъ бы Петръ отказалъ своему другу Александру Даниловичу или просто Данилычу, какъ онъ называлъ его. Въ это время Меншиковъ имѣлъ уже чинъ генералъ-маіора и начальствовалъ надъ цѣлымъ драгунскимъ полкомъ, носившимъ его имя.

Въ 1700 году, при самомъ началѣ шведской войны, Мен-шиковъ женился на дѣвицѣ Даръѣ Арсеньевой.

Во всёхъ перемёнахъ счастливыхъ и несчастныхъ, сопровождавшихъ шведскую войну, Меншиковъ постоянно находился при парской особъ и не могъ самостоятельно проявить собственной личности безъ участія самого царя. Гдѣ быль царь, тамъ быль и Меншиковъ. Когда немецъ Нейгебауеръ, бывшій воспитатель молодого царевича Алексъя, потерялъ свое мъсто, главнымъ руководителемъ образованія своего сына Петръ назначилъ Меншикова; но это руководительство могло быть только номинальнымъ, потому что Меншиковъ не переставалъ сопровождать царя въ его подвижной жизни. 24 августа 1702 года фельдмаршаль Шереметевъ взялъ городъ Маріенбургъ и въ числѣ плѣнныхъ, сдавшихся жестокому полководцу на милость, быль пасторь Глюкь, съ своею воспитанницею или служанкою Мартою; последнюю Шереметевъ передалъ женъ полковника Балька, а у ней взялъ ее къ себъ Меншиковъ и подарилъ своей женъ, у которой въ услуженіи было уже нісколько ливонских и шведских илівнницъ. Марта, перемънившая свое имя на Екатерину, сразу съумъла понравиться Меншиковой.

Посл'є взятія Шлиссельбурга Меншиковъ быль возведень въ званіе губернатора Ингерманландіи, Кореліи, Эстляндіи и всего края, доставшагося Россіи оружіемъ отъ Швеціи. Въ 1703 году въ глазахъ Меншикова была взята и уничтожена крієпость Ніеншанцъ. Когда шведы выслали противъ русскихъ по Нев'є суда свои, а Петръ счастливо отбилъ покушенія и овладієль двумя фрегатами, Меншиковъ быль участникомъ этого діла и награждень отъ царя орденомъ Андрея Первозваннаго. 27 мая 1703 года въ Троицынъ день совершена была закладка Петербурга, и Меншиковъ, какъ уже нареченный царемъ губернаторомъ края, назначенъ былъ надзирать за дѣломъ постройки. Во все царствованіе Петра Меншиковъ былъ главнѣйшимъ исполнителемъ задушевныхъ замысловъ Петра, касавшихся основанія, построенія и заселенія Петербурга. Новая столица обязана своимъ созданіемъ столько же творческой мысли государя, сколько дѣятельности, сметливости и умѣнью Меншикова. Онъ наблюдаль и надъ привозомъ строительныхъ матеріаловъ, и надъ приводомъ рабочихъ, отправляемыхъ безпрестанно со всѣхъ краевъ Россіи, и надъ доставкою провіанта для ихъ содержанія. Царь, оставивши Меншикова строить новый русскій городъ, уѣзжаль въ Москву и устраиваль празднества по поводу своихъ побѣдъ и завоеваній. Ему безъ Меншикова чего-то недоставало, и онъ вызывалъ его быть участникомъ въ торжествахъ. Въ одинъ изъ такихъ вызововъ, проводя время за веселыми пирушками въ московскомъ домѣ своего любимца, Петръ увилѣлъ Екатерину. Она понравилась государю; въ это время онъ дълъ Екатерину. Она понравилась государю; въ это время онъ уже разошелся съ своею любовницею Анною Монсъ, измѣнившею Петру. Петръ взялъ Екатерину въ себъ; она тогда уже порядочно освоилась съ русскимъ языкомъ и изъявила охоту принять православную въру. Ея крестнымъ отцомъ былъ молодой Алексъй, сынъ Петра. Екатерина овладъла сердцемъ Петра, и этимъ обязана была своему кроткому, веселому нраву и своей безропотной покорности не только передъ волею, но и передъ своенравнои покорности не только передъ волею, но и передъ своенравными выходками Петра; сознавая свое положеніе, какъ бы рабы, она не показывала ни малѣйшихъ признаковъ ревности, когда Петръ позволяль себѣ въ видѣ развлеченія сходиться съ другими женщинами. За то у Петра развлеченія эти случались безъ участія сердца, а потомъ, съ лѣтами, совершенно прекратились; Екатерина осталась единственнымъ предметомъ его сердечной привязанности, и можно сказать, что, за исключеніемъ одного Меншикова, никто никогда не былъ такъ близокъ сердцу государя во всю его жизнь, какъ Екатерина. Передавши своему государю Екатерину, Меншиковъ опять обратился къ наблюденіямъ за постройкою Петербурга; его вниманію предоставлено было также построеніе Кроншлота и Кронштадта, на островѣ Ретузари, навначеннаго Петромъ быть мѣстопребываніемъ создаваемаго военнаго фиста наго флота.

Занимаясь неустанно дёломъ построенія Петербурга, Меншиковъ не забываль и себя, воздвигаль себё въ Петербурге красивый дворець, стараясь сдёлать его удобнымъ для веселой жизни и пріема гостей, а въ 50 верстахъ отъ Петербурга заложиль себё дачу, назвавъ ее "Ораніенбаумъ". Въ Москве у него оставался прежній, подаренный ему царемъ домъ, красиво убранный; при домѣ было множество прислуги и музыкальная капелла: въ этомъ домѣ проживала жена Меншикова, не любившая Нетербурга.

Наблюденіе надъ постройкою Петербурга и Кронштадта, порученное ингерманландскому губернатору, прерывалось самимъ царемъ, который бралъ съ собою Меншикова повсюду, куда самъ направлялся въ своей подвижной жизни. Меншиковъ принужденъ былъ участвовать и при осадахъ и штурмахъ ливонскихъ городовъ, и въ конференціяхъ съ польскими панами, и наблюдать надъ воспитаніемъ царевича, ѣздившаго въ походахъ за царемъ со своимъ воспитателемъ Гюйсеномъ. Въ Полоцкѣ, по мановенію царя, Меншиковъ приказывалъ въ его присутствіи убивать уніатскихъ монаховъ.

Въ концъ 1705 года, онъ вмъстъ съ царемъ прівхаль въ Москву; тамъ они устроили себъ побъдныя празднества и торжественный въвздъ черезъ тріумфальныя арки; царскій любимецъ носиль тогда титуль графа Римской имперіи, губернатора Эстляндіи и Иигерманландіи, кавалера ордена св. Андрея Первозваннаго, кавалера польскаго ордена Бълаго Орла, капитана гвардейскихъ бомбардировъ, полкового командира двухъ ингерманландскихъ полковъ и оберъ-гофмейстера при царевичв. Поляки удивлялись теснымъ дружескимъ отношеніямъ, существовавшимъ между царемъ и его подданнымъ. Когда въ Гродно Меншиковъ праздновалъ свои имянины, у него присутствовали царь и король Августъ; царь хотыть еще болые возвысить своего любимца и отправиль вы Въну царевичева наставника, Гюйсена, хлопотать у цезаря для Меншикова титулъ свътлъйшаго князя Римской имперіи. Гюйсенъ исполнилъ это поручение счастливо для высокомърнаго временщика, хотя, какъ говорять, отсутствіе Гюйсена вредно отразилось на воспитаніи царевича, остававшагося тогда безь наставника.

Въ 1706 году Меншиковъ быль командиромъ цёлаго корпуса войскъ отъ 12,000 до 15,000, посланныхъ на помощь Августу въ Польшу и Саксонію, одержалъ надъ шведами побёду, но быль близкимъ свидётелемъ измёны Августа общему съ царемъ дёлу войны противъ шведовъ, когда Августъ постановилъ со шведскимъ королемъ особый альтранштадтскій миръ.

Потомъ Меншиковъ опять былъ постояннымъ сопутникомъ царя и былъ отправляемъ съ важными военными порученіями. Въ 1708 году, онъ командоваль въ несчастной битвѣ при Головчинѣ. Послѣ того, царь узналъ, что Карлъ двинулся съ частью войска впередъ, а позади себя оставилъ корпусъ Левенгаупта. Петръ предпринялъ напасть на послѣдняго. Меншикову поручено было вести передовой отрядъ. 28 сентября произошло сраженіе подъ Лѣснымъ. Левенгауптъ потерпѣлъ совершенное пораженіе и потерялъ почти половину своего войска. Царъ приписывалъ Меншикову важное содѣйствіе въ одержанной побѣдѣ. Затѣмъ послѣдовало вторженіе Карла въ Малороссію и из-

мъта Мазепы.

Меншиковъ, по царскому приказанію, разорилъ Батуринъ, потомъ находился съ царемъ въ Лебединѣ, съѣздилъ съ нимъ въ Воронежъ, и присутствовалъ тамъ при спускѣ построенныхъ судовъ. Въ полтавской битвѣ Меншиковъ, по распораженію государя, не допустилъ непріятеля овладѣть Полтавою и въ самое время сраженія сопутствоваль царю, а послі біз ства Карла XII съ шведскимь войскомъ преслідоваль его до Переволочны и, одержавь тамь другую побіду, взяль въ плінь генерала Левенгаунта. Когда послі того Меншиковъ возвратился къ Полтаві, царь далъ ему чинъ генералъ-фельдмаршала, а самъ принялъ чинъ генералъ-майора. Отъ Полтавы Меншиковъ сопровождалъ царя въ Кіевъ, а въ следующую зиму присутствоваль въ Москве при торжестве, устроенномъ Петромъ въ честь полтавской победы.

Въ 1710 году Меншиковъ получилъ поручение окончить покореніе Ливоніи и исполниль его счастливо, благодаря печальному положенію края, терявшаго, по случаю свирецствовавшей заразы, значительнѣйшую часть своего народонаселенія. Въ ноябрѣ этого года Меншиковъ былъ въ Петербургѣ, и тамъ, въ его дворцѣ, совершилось бракосочетаніе царевны Анны Ивановны съ герцогомъ курляндскимъ, удивлявшее современниковъ пышностью обстановки. По этому поводу Меншиковъ даваль балъ съ разными вычурами: напримъръ, поданъ былъ большой пирогъ, изъ средины котораго выскочила карлица и начала танцовать менуэтъ на столь. Черезъ нъсколько дней послъ этого торжества для забавы устраивалась свадьба карликовъ и для этой цъли съ разныхъ сторонъ привезены были 72 карлика, отличавшихся крайнимъ безобразіемъ. Неожиданная кончина сына Меншикова нарушила веселость этого торжества, а черезъ 12 дней постигла дворъ новая печаль: курляндскій герцогь, молодой супругъ Анны Ивановны, скончался на дорогѣ въ Курляндію, въ мѣстечкѣ Дудергофъ.

Въ 1711 году, когда Петръ отправился въ Молдавію, Меншиковъ оставался въ Петербургѣ, занимаясь постройками города
и дѣлами по управленію своей губерніи. Въ это время (въ маѣ)
сгорѣлъ великолѣпный его дворецъ въ Москвѣ. Когда Петръ
послѣ того ѣздилъ за-границу, гдѣ совершилъ бракосочетаніе сына

своего Алексия съ принцессою Шарлоттою, Меншиковъ оставался въ Петербургъ, и въ честь сочетавшагося бракомъ за-границею царевича устроилъ великолъпное празднество, пригласивъ на него всвхъ высокочиновныхъ лицъ, жившихъ тогда въ Петербургв. Но, вследь затемь, Данія и Саксонія открыли военныя действія въ Помераніи; Меншиковъ получилъ команду надъ русскими войсками, назначенными въ тотъ край для вспоможенія союзникамъ. Въ апрълъ 1712 года Меншиковъ явился къ войску и на дорогъ чуть было не потеряль свою, сопровождавшую его, жену: она едва было не попалась въ плень шведамъ близъ Штетина и была спасена ловкостью генерала Бауера. Въ іюль Меншиковъ събхался съ государемъ, который самъ принялъ команду надъ войскомъ. Въ началъ 1713 года Петръ оставилъ войну, поручивши Меншикову добывать шведскаго генерала Штенбока въ Шлезвигъ, вмъстъ съ датчанами. Осада Штенбока продолжалась почти годъ, послъ чего Штенбокъ сдался датчанамъ. Лътомъ 1714 года Меншиковъ занять быль осадою Штетина, вмъстъ съ саксонцами, и не ранъе сентября принудилъ шведскаго коменданта къ капитуляціи. Меншиковъ ворогился въ Петербургъ, и съ этихъ поръ пріостановилась его военная карьера.

Онъ занимался управленіемъ своей огромной губерніи. Но въ это время на Меншикова начали наступать тучи, грозившія затмить его необыкновенное счастье, и только чрезвычайной привязанности къ нему царя одолженъ былъ онъ темъ, что избежаль судьбы, постигшей многихъ государственныхъ дъятелей въ царствованіе Петра, навлекшихъ па себя гнѣвъ и нерасположеніе царя. По дѣлу вице-губернатора Курбатова открылись за Мен-шиковымъ злоупотребленія въ управленіи губерніею. Въ январѣ 1715 года царь назначиль розыскъ. Меншиковъ, Апраксинъ и Брюсъ были обвиняемы въ произвольномъ обращении съ казеннымъ интересомъ. Дѣло тянулось нѣсколько лѣтъ; на Менши-ковъ оказалось большое взысканіе; но государь, неумолимо строгій ко всякимъ преступленіямъ подобнаго рода, былъ такъ милостивъ въ своему любимцу, что велълъ счесть съ него большія казенныя суммы. Меншиковъ, съ своей стороны, нашелъ удобный случай понравиться царю и расположить его къ снисходительности. Русское войско въ Финляндіи терпело большой недостатокъ, а провіантъ, слъдуемый къ доставкъ изъ Казани и прилегавшаго къ ней восточнаго края, не поспѣлъ; у Меншикова въ его имѣніяхъ былъ большой запасъ муки, крупы; Меншиковъ поспѣшилъ все это впору пожертвовать для нуждавшагося войска и заслужиль оть царя благодарность. Но главнымъ образомъ

розыскъ надъ Меншиковымъ пріостановился черезъ возникшее розыскъ надъ Меншиковымъ прюстановился черезъ возникшее дѣло о царевичѣ Алексѣѣ. Въ какой степени и какую роль занималъ Меншиковъ въ трагической судьбѣ Алексѣя, можно видѣть изъ жизнеописанія царевича. Послѣ смерти царевича, Меншиковъ былъ у государя въ милости, и въ 1719 году, съ чиномъ контръ-адмирала бѣлаго флага, былъ назначенъ президентомъ военной коллегіи. Довѣріе государя къ нему было такъ велико, что въ томъ же году онъ поручилъ ему находиться въ верховномъ судъ для открытія и преслъдованія всякаго рода злоупотребленій по управленію. Предсёдателемъ суда былъ генералъ Вейде, находившійся по коллегіальному управленію товарищемъ Меншикову. Виновными въ злоупотребленіяхъ снова оказались важпъйтие государственные люди, и въ ихъ числъ самъ Ментиковъ. Меншиковъ испросилъ прощеніе у государя, и царь ограничился только наложеніемъ на него большого штрафа, 100,000 червонцевъ, а потомъ пригласилъ его по прежнему къ дружеской попойкъ. Много помогало Меншикову заступничество передъ цадовъку, бывшему нъкогда, во времена ея ничтожества, ея господиномъ. 5 сентября 1721 года Меншиковъ въ своемъ нетербургскомъ дворцѣ отпраздновалъ обрученіе молодого польскаго пана, Петра Сапѣги, съ своей девяти-лѣтней дочерью Маріей, которой судьба, какъ увидимъ, предназначила другой жребій. Скоро послѣ того праздновала вся Россія ништадтскій миръ и окончаніе тяжелой Северной войны; несколько дней ликоваль Петербургь; Меншиковъ не пощадиль издержекъ, чтобы принять въ этомъ празднествъ блестящее участіе. Когда Петръ, по окончаніи празднествъ въ Петербургѣ, отправился праздновать тотъ же миръ въ Москву, Меншиковъ сопровождалъ государя и, во время торжественнаго въвзда въ столицу, шествовалъ о-бокъ государя по правую руку. Въ февралъ 1722 года государь издалъ законъ о новомъ способъ престолонаслъдія, предоставляя воль всякаго царствующаго государя назначать себъ преемника. Меншиковъ былъ первый, присягнувшій этому закону, и тімъ показаль примітрь всёмъ гражданскимъ и военнымъ чиновникамъ. Изданіе этого закона сопровождалось большимъ праздникомъ въ Москвъ; онъ состояль въ катаньт на саняхъ съ поставленными на нихъ фигурами морскихъ судовъ. Въ томъ же году Петръ отправился сь государыней въ персидскій походъ, а Меншиковъ оставленъ быль въ Петербургъ во главъ правительства, вмъстъ съ другими вельможами. По возвращении изъ похода Петръ засталъ соблазнительный споръ Скорнякова-Писарева съ Шафировымъ, споръ,

возникшій изъ такого дёла, которое близко касалось Меншикова: Шафировъ былъ давній врагъ Меншикова и теперь очень разсудительно пошель противь царскаго любимца. До какой степени силенъ былъ этотъ любимецъ, новазываетъ то, что голова Шафирова уже лежала на илахъ и чуть было не слетьла: онъ обязанъ быль жизнью только вліянію Екатерины, испросившей ему помилование государя. Вскорф, однако, Меншиковъ опять навлекъ на себя немилость государя. Въ продолжении многихъ льтъ онъ до крайности безцеремонно употреблялъ казенное достояніе въ свою пользу, покупаль на казенный счеть въ свой Васильевско-Островскій дворець мебель, всякую домашнюю рухлядь, содержаль на казенный счеть своихъ лошадей и прислугу и позволяль своимь клевретамь разныя злоупотребленія, прикрываемыя его покровительствомъ. Открылись за нимъ какіе-то противозаконные поступки по управленію Кроншлотомъ. Петръ отняль у него выгодный табачный откупь, званіе псковскаго накром' того, Меншиковъ заплатиль 200,000 рублей штрафу. Современники говорять, что Петръ, вдобавокъ, отколотилъ его собственноручно палкою и нъсколько времени послъ того не допускаль къ себъ на глаза; но вліяніе Ёкатерины опять пособило временщику, и въ сентябръ того же 1723 года Меншиковъ былъ снова въ приближеніи у царя. Говорять, что Петръ, прівхавши къ нему, увидалъ въ домъ на стънахъ, вмъсто прежнихъ великольнных обоевь, плохіе и дешевые. На вопрось царя о такой перемънъ Меншиковъ сказалъ: "я долженъ былъ продать свои богатые обои, чтобъ расплатиться съ казною". Но Петръ, зная, что у Меншикова еще осталось большое состояніе, взглянуль на него строго и сказаль: "мив здвсь не нравится; если я прівду къ тебъ на первую ассамблею, и не найду твой домъ убраннымъ придично твоему сану, ты у меня заплатишь еще большій штрафъ". Когда Петръ, по своему объщанію, прівхаль снова къ Меншикову, то нашель въ его дом'в все по прежнему, быль очень весель и ласковь и не вспоминаль уже о прошломь. Такъ возобновились между ними добрыя отношенія. Меншиковъ участвоваль на пиръ, данномъ государемъ персидскому послу, прибывшему для заключенія мира. Въ марть 1724 г. Меншиковъ отправился съ царемъ въ Москву, гдъ въ маъ государь совершилъ коронацію своей жены въ санъ императрицы. Во время церемоніи, Меншиковъ шелъ по правую руку цара и, по старому русскому обычаю, раскидываль народу золотыя и серебряныя монеты. По возвращении въ Петербургъ, Меншиковъ опять подвергся царской

немилости: Петръ лишилъ его губернаторской должности, передавши ее Апраксину. Съ точностію неизвъстно, что было причиною такой перемъны, но Петръ, постоянно больвшій и приближавшійся къ смерти, сдълался тогда чрезвычайно раздражителенъ и вспыльчивъ: онъ неръдко собственноручно бивалъ палкою приближенныхъ и всякаго встръчнаго, на кого имълъ причину разсердиться; въ Петергофъ, напримъръ, разводился у него садъ, и Петръ то-и-дъло билъ палкою офицеровъ, надзиравшихъ надърабочими. Передъ смертью, въ началъ 1725 года, Петръ опять помирился съ Меншиковымъ и допустилъ своего стараго друга къ своей смертной постели.

Въ исторіи мы видимъ частые примѣры, что со смертью государей меркнетъ счастье ихъ любимцевъ, но съ Меншиковымъ сталось не такъ. Петръ скончался, не выразивши ни на письмѣ, ни на словахъ своей воли о престолонаслѣдіи. Его новый законъ, предоставлявшій царствующей особѣ право назначить себѣ преемника, не могъ быть исполненъ самимъ учредителемъ этого закона. Еще тело усопшаго императора лежало не погребеннымъ, а уже вельможи толковали о томъ, кто будетъ надъ ними парствовать. Меншиковъ, Толстой и Апраксинъ указали на Екатерину, какъ на личность, по самой волѣ покойнаго царя носившую уже императорскую корону. Толстой разсыпался передъ вельможами во всевозможнѣйшихъ похвалахъ добродѣтелямъ и доблестямъ императрицы. Споръ могъ быть продолжительнымъ, такъ какъ люди, все еще дорожившіе древними обычаями, заявляли о правахъ первородства, принадлежавшихъ сыну покойнаго царевича Алексъя, малолътнему Петру. Но приверженцы Екатерины зарапъе распорядились наводнить дворецъ гвардейскими офицерами, а около дворца поставить два гвардейскіе полка, пугавшіе барабаннымъ боемъ уши собранныхъ во дворцѣ сенаторовъ. Это обстоятельство было поводомъ къ тому, что споръ прекратился, и собранные во дворцъ сенаторы провозгласили Екатерину императрицею и самодержицею. Вслъдъ затъмъ изданъ былъ манифестъ отъ имени правительствующаго сената, святъйшаго синода и всего генералитета, гласившій, что, сообразно съ объявленнымъ въ 1722 г. закономъ, подтвержденнымъ присягою всъхъ чиновъ государства россійскаго, всё люди духовнаго, воинскаго и гражданскаго чина—должны вёрно служить государынё императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, такъ какъ самъ покойный государь короновалъ ее императорскою короною. Въ Петербургѣ всѣ присагнули безропотно. Въ Москвѣ и въ другихъ городахъ явились ослушники, которыхъ за то подвергали пыткъ кнутомъ и огнемъ.

Но какъ ни много, казалось, должно было находиться въ Россіи недовольныхъ мърами Петра и его перестройкою государства на иноземный образецъ, кончина государя, если върить оффиціальнымъ донесеніямъ, вездъ возбуждала такую же скорбь, какая показывалась около его гроба въ Петербургъ. Предсъдатель сенатской конторы въ Москвъ графъ Матвъевъ писалъ, будто при панихидъ, которую служили по покойномъ государъ, былъ такой въ Москвъ "вопль, вой, крикъ, какого я отъ рожденія моего не слихалъ". Самый протестъ по поводу присяги Екатеринъ проявлялся вездъ какъ явленіе исключительное. Русскій народъ, въ продолжительное царствованіе покойнаго государя, былъ такъ запугавъ его жестокими мърами, что не смъть отзываться съ своими чувствованіями, если они шли въ разръзъ съ видами и приказаніями верховной власти.

Правленіе Екатерины было только по одному имени ея правленіемъ. Всёмъ заправлялъ Меншиковъ и съ нимъ те вельможи, которые старались ему угождать; тѣ, которые ненавидѣли его, таились, надѣясь дожить до такого времени, когда можно будеть учинить съ нимъ расправу. Однимъ изъ важнейшихъ враговъ его быль генераль-прокурорь Ягужинскій; сначала онь пошельбыло открыто противъ Меншикова, но потомъ, при содъйствіи голштинскаго герцога, испросиль у него прощение за свою вспыльчивость и притворно помирился съ нимъ. Герцогъ голштинскій выпросиль прощеніе Шафирову и дітямь казненнаго Гагарина. Недовольные Меншиковымъ вельможи задумали-было возвести на престолъ великаго князя Петра съ ограниченіемъ монархической власти. Но Меншиковъ и Толстой, со своими приверженцами, противодъйствовали имъ проектомъ учрежденія новаго государственнаго мѣста—Верховнаго Тайнаго Совѣта, который долженъ былъ состоять подъ предсѣдательствомъ самой государыни. Указъ о такомъ учрежденіи состоялся въ февралѣ 1726 года. Членами его были тайные дѣйствительные совѣтники: генераль-фельдмаршаль Меншиковь, генераль-адмираль графъ Апраксинъ, государственный канцлеръ графъ Головкинъ, вицеканцлеръ баронъ Остерманъ, графъ Толстой и князь Дмитрій Голицынъ. Немного времени спустя послѣ утвержденія верховнаго тайнаго совъта, по волъ государыни, въ число членовъ его быль допущень и герцогь голштинскій. Сенать и синодъ потеряли значеніе верховныхъ правительствующихъ м'єсть; на нихъ можно было подавать апеляцію въ верховный тайный совъть. Подъ непосредственнымъ въдениемъ последняго находились три коллегіи: иностранная, воинская и морская.

Важнъйшимъ дъломъ верховнаго тайнаго совъта было облегченіе крестьянъ въ способъ платежа податей, почему были преданы суду и казни въ разныхъ мъстахъ чиновники, провинившіеся въ притъсненіяхъ крестьянъ. Но вообще, хотя въ верховномъ тайномъ совътъ и затрогивались всякія стороны государственнаго и экономическаго быта, однако, онъ не произвелъ никакихъ радикальныхъ преобразованій, кромѣ нъкоторыхъ бюрократическихъ, какъ напримъръ: измѣненъ порядокъ воинскаго постоя, постановлено полковымъ дворамъ быть въ городахъ, упразднена мануфактуръ-колегія, а вмъсто нея учреждался совътъ фабрикантовъ, подчиненныхъ комерцъ-колегіи; установлена доимочная колегія для сбора накопившихся недоимокъ и проч.

Меншиковъ, опираясь на силу, которую имълъ при Екатеринь, затываль проекть сдылаться курляндскимь герцогомь, съ тьмь, чтобы Курляндія, находившаяся въ отношеніяхъ ленной зависимости отъ польской короны, поступивши во власть Меншикова, перешла въ ленную зависимость Россіи. Еще прежде, при жизни Петра, онъ заявляль эту мысль и даже хотёль подкупить польскаго короля и его придворныхъ, чтобъ они помогали его предпріятію. Теперь курляндскій герцогскій престоль оставался вакантнымъ. Весною 1726 года польскій король Августъ началъ проводить на курляндское герцогство своего побочнаго сына принца Морица (знаменитаго впослѣдствіи полководца, извѣстнаго подъ именемъ Морица Саксонскаго). Морицъ хотъль утвердиться въ Курляндіи, во-первыхъ—черезъ избраніе курляндскихъ чиновъ, во-вторыхъ—черезъ вступленіе въ бракъ со вдовою покойнаго герцога, вдовствующею герцогинею Анною Ивановною. Морицъ имълъ большой успъхъ: онъ понравился Аннъ Ивановнъ, скоро пріобрълъ расположеніе курляндцевъ, и быль уже избранъ герцогомъ. Меншиковъ всъми силами старался устранить эту опасную для него кандидатуру, противъ которой возставали разомъ изъ политическихъ видовъ и прусскій король и чины польской Рѣчи-Посполитой, не хотѣвшіе допускать своего короля до усиленія монархической власти. Русскій посланникъ въ Польш'є князь Василій Лукичъ Долгорукій старался за Меншикова въ Польшъ, располагая подарками корыстолю-бивыхъ пановъ. Самъ Меншиковъ 8 іюля 1726 г., пригласивши въ Ригу Анну Ивановну, пытался убъдить ее отказаться отъ плановъ, проводимыхъ Морицомъ, но не успъль въ этомъ. Послъ того Меншиковъ прівхаль въ Митаву и, прикрываясь государственными интересами Россіи, началь обращаться высокомърно и съ Морицомъ, и съ курляндскими чинами. Отъ имени своей государыни, онъ угрожалъ курляндамъ военнымъ принужденіемъ, если они не произведутъ новаго выбора. Но его высокомърный тонъ только повредилъ ему: курляндское дворянство ни за что не хотъло измънять прежняго ръшенія, а Меншиковъ, не отваживаясь приступить на дълъ къ сильнымъ мърамъ, которыми угрожалъ на словахъ, уъхалъ изъ Митавы. Польскій сеймъ не утвердилъ Морица въ герцогскомъ достоинствъ; но и Меншиковъ принужденъ былъ разстаться съ высокомърнымъ желаніемъ сдълаться курляндскимъ герцогомъ. Императрица Екатерина охладъвала къ нему и не стала поддерживать его видовъ. Анна Ивановна, ненавидъвшая Меншикова, пріъхавши въ Петербургъ, была принята Екатериною очень любезно и отпущена въ Митаву; ее сопровождала почетная гвардія изъ 300 человъкъ, долженствовавшая оставаться постоянно въ Митавъ.

Посл'в неудачи въ Курляндіи, Меншиковъ началъ помышлять устроить себѣ величіе въ собственномъ отечествѣ. Въ Россіи чувствовалось, что Екатерина не прочна на престолъ. Былъ живъ несовершеннолътній внукъ Петра, сынъ царевича Алексъя Петровича, и общественное мнтніе въ народт признавало за нимъ право престолонаследія. Меншиковь, какь известно было всемь, не только не принадлежаль къ сторонникамъ несчастнаго царевича Алексея, но признавался даже однимъ изъ виновниковъ его несчастья: говорили, что Меншиковъ возбуждалъ противъ царевича отца его. Какъ только малолетній Петрь выростеть, тотчась станеть добывать своихъ правъ, а если ихъ добудеть такъ или иначе, то Меншикову грозило паденіе и, можетъ быть, эшафотъ. Такъ думали и надъялись враги и недоброжелатели Меншикова. Положеніе его въ это время походило на положеніе Годунова, и Меншикову, ради спасенія собственной жизни, надобно было или извести великаго князя Петра, какъ изведенъ былъ, по желанію Годунова, царевичъ Димитрій, или—расположить къ себъ молодого Петра и сдълать его для себя своимъ человъкомъ. Меншиковъ избралъ послъдній, очень скользкій путь. Въ соумышленіи съ цезарскимъ посланникомъ Рабутиномъ, онъ составиль планъ отдать за великаго князя Петра дочь свою Марію: она прежде была сговорена съ Сапътою, но императрица разстроила это сватовство, устроивши дело такъ, что Сапета вознамерился вступить въ бракъ съ племянницею императрицы Скавронскою. Меншиковъ обратился со своимъ проектомъ о бракъ Петра съ своею дочерью къ Екатеринъ и получилъ ея согласіе. Напрасно двъ дочери Екатерины - голштинская герцогиня Анна и посватанная за другого голштинскаго герцога Карла великая княжна

Елисавета — просили мать отказать Меншикову, такъ какъ объ царевны имъли честолюбивые планы на наслъдство; къ нимъ присоединился и Толстой, державшійся прежде стороны Менши-кова, а потомъ измѣнившій ему. Меншиковъ взялъ перевѣсъ у Екатерины. Онъ помирился и сошелся съ княземъ Дмитріемъ Михайловичемъ Голицынымъ, бывшимъ кіевскимъ губернаторомъ, умнымъ и энергическимъ человъкомъ, на котораго особенно надъялись всъ недоброжелатели Меншикова. За Меншикова былъ вице-канцлеръ Остерманъ. Меншиковъ былъ обставленъ хорошо. Но его новый врагь Толстой составиль заговорь противъ Меншикова съ Бутурлинымъ, графомъ Девіеромъ, Григоріемъ Скор-няковымъ-Писаревымъ, Александромъ Львовичемъ Нарышкинымъ, княземъ Иваномъ Алексвевичемъ Долгорукимъ и генераломъ Андреемъ Ушаковымъ. Герцогъ голштинскій благопріятствовалъ видамъ заговорщиковъ, добивался, чтобъ ему отдали въ управленіе военную колегію и сделали главнокомандующимъ надъ войскомъ. Цъль заговора была: во что бы то ни стало помѣшать браку великаго князя съ дочерью Меншикова. Заговорщики ду-мали, подъ предлогомъ воспитанія, спровадить великаго князя за-границу, а тёмъ временемъ склонить императрицу Екатерину назначить наслъдницей престола цесаревну Елисавету. Быть можетъ, этотъ заговоръ протянулся бы на долгое время, но вдругъ въ апрълъ 1727 года императрица заболъла опасною горячкою. Въ виду ея кончины, которую всв тогда считали возможною, члены верховнаго тайнаго совъта, сената, синода, президенты колегій и штабъ-офицеры гвардіи собраны были во дворець для совъщанія о престолонаслъдіи. Враги Меншикова заговорили было о возведении на престолъ одной изъ цесаревенъ, но большинство высказалось за великаго князя Петра, который долженъ быль до 16-лътняго возраста находиться подъ опекою верховнаго тайнаго совъта и обязаться присягою не мстить во все свое царствованіе никому изъ подписавшихъ смертный приговоръ его родителю. Это происходило 16 апръля. Меншиковъ увидълъ тогда, кто его недоброжелатели, и тотчась именемъ больной императрицы приказалъ назначить следственную комисію надъ генераль-лейтенантомъ Девіеромъ, подавшимъ къ этому поводъ неосторожнымъ поведеніемъ во дворцъ. Девіера предали пыткъ, и онъ открылъ всёхъ свояхъ соучастниковъ. Ихъ всёхъ разослали: Девіера и Толстого съ лишеніемъ дворянства и имѣній, перваго, по наказаніи кнутомъ, — въ Сибирь, второго, — въ Соловки; Скорнякова-Писарева, лишивъ чиновъ, дворянства и имущества и наказавъ кнутомъ, отправили также въ ссылку; Нарышкина и Бутурлина, лишивъ чиновъ, послали на безвывздное житье въ деревни; Долгорукова и Ушакова понизили чинами и опредвлили въ полевые полки. Голштинскій герцогъ, увидя, что его двло проигрывается, постарался заранве сойтись съ Меншиковымъ черезъ посредство своего министра Бассевича. Меншиковъ постановилъ условіе, что голштинскій герцогъ и обв цесаревны не станутъ препятствовать вступленію на престолъ великаго князя Петра, а Меншиковъ соглашался выдать на каждую цесаревну по миліону рублей, изъ которыхъ герцогъ давалъ Меншикову взятку по 80,000 съ каждаго миліона. Здоровье императрицы стало было несколько лучше, но потомъ у ней сделалось воспаленіе легкихъ, и 6 мая въ 9 часу вечера Екатерина скончалась. Въ тоть же день состоялся ея именемъ указъ о наказаніи лась. Въ тотъ же день состоялся ен именемъ указъ о наказаніи Девіера и его соумышленниковъ. На другой день во дворцѣ, при членахъ верховнаго тайнаго совѣта, синода, сената и генералитета, прочтено было завѣщаніе, будто бы подписанное скончавшеюся государынею. Престолъ, по этому завѣщанію, предоставлялся великому князю Петру, а цесаревнамъ отдавалось то, что обѣщано было Меншинс ымъ голштинскому герцогу и, сверхъ того, предоставлялось имъ но старшинству съ своимъ потомствомъ право на престолонаслъдіе только въ случать, если послт великаго князя Петра не останется потомства. Посл'в смерти Екатерины, Меншиковъ, нареченный тесть им-

Послѣ смерти Екатерины, Меншиковъ, нареченный тесть императора, сталъ всемогущимъ человѣкомъ на Руси. Петру II было всего 11 лѣтъ. Меншиковъ, подъ предлогомъ надзора за его воспитаніемъ, перевезъ малолѣтняго императора въ свой домъ на Васильевскомъ острову. 13-го числа мая Меншиковъ получилъ санъ генералиссимуса и черезъ то сдѣлался полноправнымъ главою всего русскаго войска. 25 мая совершено было обрученіе императора съ княжною Маріею Меншиковой, которой отецъ назначилъ 34,000 на содержаніе особаго двора и приказалъ поминать ее въ церквахъ, вмѣстѣ съ императоромъ, въ качествѣ нареченной невѣсты, и съ титуломъ великой княжны.

Меншиковъ поручилъ воспитаніе императора Петра вицеканцлеру Остерману, давши ему званіе оберъ-гофмейстера. Меншиковъ не проникъ въ глубину души этого человѣка и считалъ его самымъ преданнымъ себѣ и послушнымъ своимъ видамъ и желаніямъ. Меншиковъ продолжалъ показывать дружбу къ Дмитрію Голицыну и ласкался къ знатной и вліятельной фамиліи Долгорукихъ, думая обезопасить свою особу на ихъ счетъ. Алексѣй Григорьевичъ Долгорукій сдѣланъ гофмейстеромъ императорской сестры, великой княжны Натальи Алексѣевны. Сынъ его

Иванъ Алексевичъ, удаленный отъ двора по делу Девіера, приближенъ былъ снова ко двору; братья Владимировичи Долгорукіе, Михаилъ и Василій, люди уже пожилые, были также обласканы: Василій унижался передъ Меншиковымъ, Михаилъ сдёланъ былъ сенаторомъ. Герцога голштинскаго, вмѣстѣ съ женою, удалили изъ Петербурга: они убхали въ Голштинію. Меньшой брать герцога, Карль, женихъ Елисаветы, до отъёзда брата съ невествою, скончался въ Петербургъ. Меншиковъ, чтобы не вызвать впослъдстви неприявненныхъ чувствъ въ императоръ, приказалъ освободить бабку императора, бывшую царицу Евдокію, содержавшуюся по воль Петра Великаго въ Шлиссельбургъ, и назначилъ ей мъстопребывание въ Новодъвичьемъ московскомъ монастыръ. Въ Петербургъ допустить ее Меншиковъ опасался, чтобъ не оказала на царя вліянія; съ тою же цѣлью старался удалить отъ государя и тетку, принцессу Елисавету. Курляндской герцогинъ Аннъ Ивановнъ Меншиковъ не позволялъ прівзжать въ Петербургъ.

26-го іюля состоялся указь верховнаго тайнаго сов'єта объ отобраніи и уничтоженіи манифестовъ по д'єлу царевича Алекс'єя

и Петровскаго указа о престолонаследіи 1722 года.

Однимъ изъ видныхъ дълъ, совершенныхъ Меншиковымъ во время его кратковременнаго правленія государствомъ, было возстановленіе гетманства въ Малороссій. Малороссійская колегія, съ самаго своего основанія, возбуждала ненависть въ малорусскомъ крав; жалобы на ея президента Вельяминова и на всъхъ ея членовъ не прекращались. Меншикова малоруссы не любили при Петръ Великомъ и считали главнымъ наушникомъ государя во вредъ Малороссіи. Теперь онъ расчелъ, что ему будеть выгодно пріобръсть себъ благодарность и расположеніе малороссіянъ, и въ этихъ-то видахъ, именемъ государя, приказалъ уничтожить малороссійскую колегію. Данъ быль указъ выбрать гетмана и всю генеральную и полковую старшину, дозволялось и напередъ выбирать ихъ вольными голосами изъ малорусскихъ жителей, только никакъ не изъ жидовъ. Всв доходы велено собирать въ Малороссіи не иначе, какъ на основаніи договора, по которому малороссійскій край присоединился при Богдан Хмельницкомъ. Всъ дъла, касавшіяся Малороссіи, по уничтоженіи малороссійской колегіи, переданы были по прежнему въ въдомство иностранной колегіи.

Меншивовъ быль вполнѣ самодержавенъ; верховный тайный совѣтъ и сенатъ должны были исполнять его волю: никто не смѣлъ ему противорѣчить; всѣ страшились его, у всѣхъ въ на-

мяти быль грозный примёрь Девіера и его соумышленниковь. Но такь продолжалось только четыре мёсяца— не болёе.

Меншиковъ, воспитанный въ школѣ Петра Великаго, былъ уменъ, но не достаточно проницателенъ: онъ не умѣлъ впору узнавать ловкихъ и хитрыхъ людей. Онъ довѣрился Остерману болѣе чѣмъ кому-нибудь, и не подозрѣвалъ, что отъ этого человѣка, болѣе чѣмъ отъ кого-нибудь, угрожала ему гибель.

Случилось, что Меншиковъ заболёль лихорадкою и кровохарканіемъ. Во время своей болёзни, не могъ онъ слёдить за своимъ нареченнымъ зятемъ и во всемъ положился на Остер-

мана.

Молодой императоръ быль мальчикъ ленивый, любившій болъе гулять, играть и ъздить на охоту, чъмъ учиться и зани-маться дъломъ, и притомъ чрезвычайно своенравный. Ему исполнилось только 12 леть, а онь уже почувствоваль, что рождень самодержавнымъ монархомъ, и при первомъ представившемся случав показаль сознание своего царственнаго происхождения надъ самимъ Меншиковымъ. Петербургскіе каменьщики поднесли малолътнему государю въ подарокъ 9,000 червонцевъ. Государь отправиль эти деньги въ подарокъ своей сестръ, великой княжнъ Натальъ, но Меншиковъ, встрътивши идущаго съ деньгами служителя, взяль у него деньги и сказаль: "государь слишкомъ молодъ и не знаетъ какъ употреблять деньги". Утромъ на другой день, узнавши отъ сестры, что она денегъ не получала, Нетръ спросилъ о нихъ придворнаго, который объявилъ, что деньги у него взяль Меншиковъ. Государь приказаль позвать князя Меншикова и гнѣвно закричаль: "какъ вы смѣли помѣшать моему придворному исполнить мой приказъ?". — Наша казна истощена, — сказалъ Меншиковъ, — государство нуждается, и я намъренъ дать этимъ деньгамъ болье полезное назначеніе; впрочемъ, если вашему величеству угодно, я не только возвращу эти деньги, но дамъ вамъ изъ своихъ денегъ цёлый миліонъ. — "Я императоръ", — сказалъ Петръ, топнувъ ногой, "надобно мнѣ повиноваться"! Когда послѣ того Меншиковъ заболёль, въ это время Остерманъ сговорился съ Долгору-кими, отцомъ и сыномъ, и внушилъ имъ честолюбивое желаніе устранить Меншикова отъ государя, разорвать предполагаемый бракъ съ дочерью Меншикова и свести Петра съ княжною Долгорукою. Пользуясь тымъ, что Петръ имыль тогда лытиее пребываніе свое въ Петергоф'є и не видался съ Меншиковымъ, Остерманъ сблизилъ Петра съ Иваномъ Долгорукимъ, зам'єтивши, что молодой государь уже оказываль большое сердечное расположеніе къ этому человівку. Вскорії Остермант довель свое діло до того, что Петръ II не иначе ложился спать въ Петергофії, какъ вмістії съ княземъ Иваномъ Долгорукимъ, а дни проводиль съ пимъ и со своей теткой, великой княжной Елисаветой, молодою и веселою 17-ти-літнею дівицею. Вмісто того, чтобы, сообразно волії Меншикова, понуждать молодого государя учиться, Остермант потакалт его празднолюбію, склонности ко всякимъ развлеченіямъ и особенно къ охотії, на которую молодой государь часто і здиль въ окрестностяхъ Петергофа. И Долгорукій и тетка государя Елисавета постоянно вооружали Петра противъ Меншикова, представляя ему, что Меншиковъ зазнается и не оказываеть своему государю должной почтительности. Около государя въ числії сверстниковъ былъ сынъ Меншикова. Петръ, въ посалії противъ его отца, мстиль сыну и биль до того, что тотъ досадъ противъ его отца, мстилъ сыну и билъ до того, что тотъ кричалъ и молилъ о нощадъ. По выздоровленіи, у Меншивова опять возникли несогласія съ государемъ. Меншиковъ давалъ служителю Петра деньги на мелкіе расходы государя и требоваль оть служителя отчета. Узнавь, что служитель даваль эти деньги въ руки государя, Меншиковь обругаль служителя и прогналъ, а государь поднялъ изъ-за этого шумъ и, наперекоръ Меншикову, принялъ къ себъ обратно въ службу прогнаннаго служителя. Черезъ нъскольво времени государь послалъ взять у Меншикова 500 червонцевъ для подарка сестрѣ; тотъ далъ деньги, а потомъ, разгорячившись, отнялъ ихъ у великой княжны. Наконедъ, въ день имянинъ великой княжны, государь сталъ обращаться съ Меншиковымъ презрительно, не отвѣчалъ на его вопросы, поворачивался къ нему спиною и сказалъ своимъ любимцамъ: "подождите, вотъ я его образумлю!". Меншиковъ выговорилъ царю, что онъ не ласковъ съ своей невъстой, а государь сказалъ: "я въ душъ люблю ее, но ласки излишни; Меншиковъ знаетъ, что я не имъю намъренія жениться ранъе 25 лътъ". Меншиковъ все это перенесъ. Вскорѣ послѣ того онъ приглашалъ государя къ себѣ на освященіе церкви въ Ораніенбаумъ. Петръ сначала обѣщалъ прі-ѣхать, а потомъ сказалъ, что у него явились дѣла, не позволяющія ему отлучиться изъ Петергофа, гдѣ дворъ имѣлъ тогда лѣтнее пребываніе. Меншиковъ, не заманивши къ себъ государя въ Ораніенбаумъ, 7 сентября самъ прівхаль въ Петергофъ, но Петръ не хотвль его видъть и убхаль на охоту, а сестра его Наталья, чтобъ избавиться отъ непріятности видъться съ Меншиковымъ, выпрыгнула изъ окна. Тогда Меншиковъ обратился въ теткъ государя Елисаветь и началъ передъ нею лукавить: онъ распространился о своихъ прежнихъ заслугахъ, жаловался на неблагодарность государя, и говориль, что теперь ему при дворѣ нечего дѣлать, что онъ хочеть уѣхать въ Украину и начальствовать тамъ надъ войскомъ. Вечеромъ въ тотъ же день государь послалъ, собственноручно имъ подписанное, предписаніе верховному тайному совѣту перевезти изъ дома Меншкова всѣ его вещи въ петергофскій дворецъ и сдѣлать распоряженіе, чтобы казенныя деньги никому не выдавались безъ указа, подписаннаго самимъ государемъ. "Я покажу", кричалъ Петръ: "кто изъ насъ императоръ—я, или Меншиковъ!".

Остерманъ показывалъ видъ, что старается успокоить Петра,

хотя собственно самъ же и довелъ его до такого состоянія. Меншиковъ попробовалъ-было послать къ государю свою дочь, его невъсту, съ ея сестрою, но государь принялъ ихъ дурно, и онъ должны были удалиться. На другой день, въ пятницу 8 сентября, Петръ послалъ генералъ-лейтенанта Салтыкова къ Меншикову, съ приказаніемъ оставаться дома какъ бы подъ арестомъ; сь его жилища вельно снять почетный карауль, который давался ему сообразно чину генералиссимуса. Самъ Петръ, давши такой приказъ, отправился въ церковь. По возвращении изъ церкви въ свой дворець, онъ встрътилъ княгиню Меншикову, съ сыномъ и съ сестрою ея, Арсеньевой. Княгиня пала на колени и умоляла пощадить ея мужа. Отрокъ-государь, настроенный врагами Меншикова, не хотвлъ ее слушать. Княгиня обратилась къ Елисаветь, потомъ къ великой княжнь Натальь; и ть отворотились отъ нея. Княгиня бросилась къ Остерману и цёлыя три четверти часа валялась въ ногахъ у коварнаго барона, такъ что ее съ трудомъ могли поднять. Царь отправился объдать съ членами верховнаго совъта, Сапътою и княземъ Долгорукимъ. Послъ объда государь приказаль публиковать указъ не слушать ни въ чемъ Меншикова, и въ то же время послалъ приказъ гвардейскимъ полкамъ повиноваться исключительно его повелѣніямъ, которыя будуть передаваемы черезъ майоровъ гвардіи Юсупова и Салтыкова. Въ заключеніе, государь отправиль курьера воротить высланнаго изъ Петербурга Ягужинскаго, врага Меншикова. Воспоминанія о страданіяхъ родителя, возбужденныя въ государъ врагами Меншикова, вступили ему въ душу, и онъ сказалъ: "Меншиковъ хочеть обращаться со мною, какъ обращался съ моимъ отцомъ, но этого ему не удастся; онъ не будетъ давать мив пощечинъ, какъ давалъ". Приказано во дворцъ не допускать ни семейства, ни прислуги Меншикова. Меншиковъ попробовалъ-было написать къ царю письмо и просилъ позволенія убхать въ Украину.

Въ отвътъ на это письмо, Меншикову сообщено, что онъ лишается дворянства и орденовъ, а у царской невъсты отбираются экипажи и придворная прислуга. 11 сентября (22 новаго стиля) Меншикову дано приказаніе ъхать со всъмъ семействомъ подъ конвоемъ въ свое помъстье Раненбургъ.

12 сентября отправился Меншиковъ въ обозѣ, состоявшемъ изъ четырехъ каретъ и сорока двухъ повозокъ, съ женою, свояченицею, сыномъ, двумя дочерьми и братомъ княгини, Арсеньевымъ. Съ нимъ была толпа прислуги; провожалъ его отрядъ въ 120 человѣкъ гвардіи подъ начальствомъ капитана. Громадная толпа народа собралась глазѣть на падшаго князя, который за день передъ тѣмъ былъ самодержавнымъ властителемъ всей Россіи.

Едва Меншиковъ отъбхалъ нѣсколько верстъ отъ Петербурга, какъ его догналъ курьеръ съ царскимъ приказаніемъ отобрать всѣ иностранные ордена; русскіе отобраны были у него въ Петербургѣ. Меншиковъ отдалъ ихъ всѣ, со шкатулкою, въ которой они хранились. Когда Меншиковъ достигъ Твери, его догналъ новый курьеръ съ приказаніемъ высадить его и всю семью изъ экипажей и везти въ простыхъ телегахъ. "Я готовъ ко всему", сказалъ Меншиковъ,—и чѣмъ больше вы у меня отнимете, тѣмъ менѣе оставляете мнѣ безпокойствъ. Сожалѣю только о тѣхъ, которые будутъ пользоваться моимъ паденіемъ". И его, и всѣхъ его семейныхъ повезли изъ Твери въ Раненбургъ въ простыхъ телегахъ. Онъ старался казаться спокойнымъ, и гдѣ приходилось ему, при перемѣнѣ лошадей, говорить съ своими семейными, онъ ободрялъ ихъ и убѣждалъ съ христіанскимъ терпѣніемъ покориться волѣ Божьей. Но, пересиливая свое душевное горе, Меншиковъ съ трудомъ могъ охранять свое тѣло отъ припадковъ болѣзни—возобновившагося кровохарканія.

Враги Меншикова не давали ему покоя въ изгнаніи. Въ Петербургѣ пошли ходить о немъ разныя обвиненія, отчасти справедливыя, отчасти измышленныя злобою. Разсказывали, что онъ сносился съ прусскимъ дворомъ и просилъ дать себѣ 10 миліоновъ взаймы, обѣщая отдать вдеое, когда достигнетъ престола. Увѣряли, что, пользуясь своимъ могуществомъ, онъ, съ честолюбивыми цѣлями захвата верховной власти, хотѣлъ удалить гвардейскихъ офицеровъ и замѣнить ихъ своими любимцами. Толковали, что отъ имени покойной императрицы онъ составилъ фальшивое завѣщаніе, подписанное великою княжною Елисаветою, которая, по неграмотности матери, всегда за нее подписывалась. Ставили ему въ вину, что онъ ограбилъ своего малолѣтняго го-

сударя и, завъдуя монетнымъ дъломъ, приказалъ выпускать плохого достоинства деньги, обращая въ свою пользу невключенную въ нихъ долю чистаго металла. Припоминали и прежніе его грвхи, какъ, пользуясь довъріемъ Петра Великаго, онъ обкрадываль казпу и черезь то нажиль несметное богатство. Говорили, что вещи, которыя онъ взялъ съ собою, стоили, по мивнію однихъ, пять миліоновъ, по мнѣнію другихъ—двадцать. Обвиняли Меншикова въ недавнихъ тайныхъ спошеніяхъ со Швеціею въ ущербъ интересамъ Россіи: еще при жизни императрицы Екатерины I онъ, будто бы, писалъ къ шведскому сенатору Дикеру, что у него въ рукахъ военная сила, и онъ не допустить ни до чего вреднаго для Швеціи, причемъ просиль, чтобы шведскій король не забыль его за такое пріятельское предупрежденіе, а шведскому посланнику Зюдеркрейцу Меншиковъ сообщаль о томъ, что происходило въ Россіи и за то взяль съ него взятку въ количествъ пяти тысячь англійскихь червонцевь. Арестованные секретари Меншикова, спрошенные по этому дёлу, не показали ничего во вредъ Меншикову. Падшій временщикъ обвинялся еще въ томъ, что, выдавая голштинскому герцогу пожалованные последнему 390,000 р., взяль съ него для себя взятку-60,000 р. Это подтвердиль и герцогъ. Верховный тайный совъть послаль къ Меншикову въ Раненбургъ 120 вопросныхъ пунктовъ, а въ мартѣ 1728 года въ Москвъ, у Спасскихъ воротъ, найдено подметное письмо, составленное въ оправданіе Меншикова: это письмо окончательно ему повредило, потому что сочтено было дёломъ самого Меншикова, прибъгавшаго такимъ образомъ къ средствамъ непозволительнымъ для своего спасенія. Рѣшено было конфисковать его достояніе, тёмъ болёе, что тогда изъ разныхъ колегій и канцелярій поступали требованія о возвращеніи денегь и матеріаловъ, незаконно захваченныхъ Меншиковымъ. Верховный тайный совъть указаль отправить Меншикова съ семействомъ въ Березовъ, давая всёмъ членамъ его семейства и ихъ прислугъ по шести рублей кормовыхъ денегъ въ день, а свояченицу Меншикова, Варвару Арсеньеву, приказано было постричь въ женскомъ Сорскомъ монастыръ въ бълозерскомъ уъздъ. У Меншикова было конфисковано: 90,000 душъ крестьянъ и города: Ораніенбаумъ, Ямбургъ, Копорье, Раненбургъ, два города въ Малороссіи: Почепъ и Батуринъ, капиталу до 13.000,000 р., изъ которыхъ 9.000,000 паходились на храненіи въ иностранныхъ банкахъ, да, сверхъ того, на миліонъ всякой движимости и бриліантовъ: одной золотой и серебряной посуды - болье 200 пудовъ.

Собираясь, по этому указу, отправлять въ заточение навшаго временщика, у него отняли все приличное платье, одёли въ сермягу и простой тулупъ, а голову его прикрыли бараньей шапкой. Такое же переодъвание постигло и членовъ его семьи, и въ такомъ видъ повезли ихъ всъхъ въ далекій путь. Княгиня Меншикова, женщина слабаго здоровья и съ молодости изнъженная, съ самыхъ первыхъ дней постигшаго ихъ несчастія безпрестанно плакала и теперь не вынесла последняго горя и униженія. Она ослъпла и, не доъхавши до Казани, умерла. Меншиковъ самъ похоронилъ ее, но ему не дозволили слишкомъ долго плакать надъ ея могилою и торопили следовать въ дальнейшій нуть. Въ Тобольскъ губернаторъ далъ ему 500 рублей, - то было царское жалованье на скудное содержание изгнанника. На эти деньги Меншиковъ приказалъ накупить разныхъ запасовъ-хлъбнаго зерна, вяленаго мяса, разныхъ орудій, какъ, напримѣръ, пиль, лопать, рыболовныхъ сътей, также всякихъ необходимыхъ вещей для своихъ дътей, а лишнее, что затъмъ оказалось изъ этой суммы, вельль раздать бъднымъ. Изъ Тобольска изгнанииковъ повезли въ открытыхъ телегахъ, подвергая всякимъ неудобствамъ сибирскаго климата. Съ нимъ было восемь слугъ, согласившихся раздёлять изгнаніе своего господина. Они служили ему при постройкъ дома, впрочемъ самъ старикъ господинъ помогаль имъ: не даромъ Петръ Великій пріучиль его владіть топоромъ и молоткомъ. Построенный въ Березовъ домъ Меншивова состояль изъ четырехъ покоевъ: въ одномъ жилъ онъ самъ съ сыномъ, во второмъ — его дочери, въ третьемъ прислуга, четвертый -- служиль кладовою. Изъ его дочерей старшая, бывшая невъста императора, занималась стряпнею въ кухнъ, а вторая мытьемъ бълья; имъ помогали въ работъ двъ прислужницы. Ментиковъ, кромъ дома, построилъ еще деревянную церковь. Изъ вельможи, избалованнаго долгимъ счастьемъ и изобиліемъ, Меншиковъ преобразился въ крѣпкаго духомъ чернорабочаго русскаго человъка и переносиль съ примърною твердостью лишенія ссылки и свое униженіе. Черезь шесть місяцевь заточенія, его постигло новое горе: старшая дочь его, бывшая невъста императора, скончалась отъ осны. Меншиковъ сохранялъ присутствіе духа, самъ читалъ надъ покойницей псалтирь и пѣлъ надъ нею погребальный канонъ. Ее похоронили въ церкви, построенной отцомъ и недавно передъ твмъ освященной. Тогда старивъ указалъ дътямъ мъсто, на которомъ и самъ желалъ быть погребеннымъ близъ своей дочери.

Послѣ этого удара чуть было не пришлось Меншикову потерять двухъ другихъ дѣтей, заболѣвшихъ также осною. Заботы родителя спасли ихъ: они выздоровѣли; но самъ Меншиковъ заболѣлъ. Онъ скончался 22 ноября 1729 года приливомъ крови: въ Березовѣ не было никого, кто бы умѣлъ сдѣлатъ кровопусканіе.

Оставшіеся въ сиротствѣ его дѣти, по восшествіи на престоль Анны Ивановны, были возвращены изъ ссылки и вступили во всѣ права русскаго дворянства.

## XIX.

## АРХІЕПИСКОПЪ ОЕОФАНЪ ПРОКОПОВИЧЪ.

Въ XVIII вѣкѣ изъ лицъ духовнаго званія не было никого, кто бы имѣлъ такое важное значеніе, не только въ сферѣ церкви, но и во всемъ политическомъ стров государства, какъ Өеофанъ Прокоповичъ. Съ его именемъ тѣсно соединяются: важнѣйшее дѣло—основаніе святѣйшаго синода и первая исторія этого учрежденія.

Өеофанъ Прокоповичъ родился въ Кіевъ, въ 1691 году, отъ бъднаго мъстнаго купца, который умеръ, оставивши жену и малолетняго сына Елеазара въ крайней нищете. Вдова его скоро за нимъ носледовала въ могилу. Елеазаръ, оставшись круглымъ сиротою, быль принять на попечение дяди, ректора киевской колегіи, Өеофана Прокоповича, а послѣ кончины дяди, его пріютиль у себя какой-то кіевскій міжцанинь. Елеазарь учился вы кіевской колегіи и, отличаясь счастливою памятью и живою понятливостью, сталь лучшимъ ученикомъ. Когда ему исполнилось семнадцать лътъ, онъ отправился для окончанія своего ученія въ польское училище; тамъ онъ скоро былъ совращенъ съ православія, приняль унію и постригся въ монахи, подъ именемъ Елисея. Уніатскій владимірскій епископъ Заленскій увидёль въ немъ необывновенныя способности и, при его повровительствъ, молодой монахъ Елисей Прокоповичъ былъ отправленъ въ Римъ, въ колегію св. Аванасія, учрежденную со спеціальною цёлью распространять католичество между последователями восточнаго православія въ Греціи и въ славянскихъ земляхъ. Въ Римѣ Елисей, находясь подъ вліяніемъ паставника іезуита, познакомился со всею мудростью схоластическаго богословія, но изучаль съ большимъ прилежаніемъ и древнихъ классиковъ, какъ греческихъ, такъ и латинскихъ. Здёсь онъ присмотрёлся къ строю римской церкви, однако не усвоилъ папистической нетерпимости и, какъ послѣ самъ сознавался, уже тогда внутренно насмёхался надъ проклятіями, которыя папа Иннокентій XII публично сыпаль на всёхъ непри-

надлежащихъ къ западной церкви и непризнающихъ верховной панской власти. Въ 1702 году Елисей возвращался уже въ отечество черезъ Швейцарію. Прибывъ въ Почаевскій монастырь, а по другимъ извъстіямъ въ Кіевъ, онъ постригся въ православное монашество, отрекся отъ папизма и перемфиилъ имя, назвавшись изъ Елисея Оеофаномъ въ память покойнаго дяди. Сдълавшись православнымъ, Өеофанъ какъ будто хотелъ загладить свое прежнее отступничество пепріязненнымъ отношеніемъ къ католичеству, въ особенности мъткими обличеніями лукавства и фальшивости іезуитовъ. Въ 1705 году онъ получилъ мъсто преподавателя пінтики въ кіевской академіи, а въ слъдующемъ году перешелъ на каөедру риторики. Преподавая то и другое, Өеофанъ составилъ курсы пінтики и риторики и написаль трагикомедію "Владимирь", которая, несмотря на тяжелый стихъ и нечистый польско-русскій языкъ, не лишена положительныхъ поэтическихъ достоинствъ и въ особенности замъчательна по свободомыслію и присутствію такихъ идей, которыя были выше своего въка. Өеофанъ писалъ и говорилъ пропов'єди, отличавшіяся тёмъ, что въ нихъ не было ни тогдашней школьной ругины, ни утомительной длинноты. Одну изъ такихъ проповедей сказаль онъ 5 імня 1706 года, въ Печерскомъ монастыре, въ присутствіи пріёхавшаго въ Кіевъ Петра Великаго. Государь тогда заметиль проповедника, но такъ какъ быль сильно занять военными и политическими дёлами, то и не сдёлалъ никакого распоряженія объ изміненіи скромной судьбы кіевскаго профессора. Оеофанъ оставался еще три года въ академіи, преподавая фило-софію, физику и математику, и сдёлался извёстнымъ кіевскому губернатору князю Дмитрію Голицыну. Послё полтавской побёды Петръ прибылъ въ Кіевъ и Өеофанъ опять произносилъ въ присутствіи царя пропов'єдь въ Софійскомъ соборь, разсыпая въ этой проповъди восхваленія Петру по поводу одержанной побъды; однако и на этотъ разъ Петръ не показалъ къ пему особой милости. Болье выиграль Өеофань передь царскимь любимцемь Меншиковымъ, когда въ декабръ 1709 же года произнесъ при немъ въ церкви Братскаго монастыря ръчь, въ которой просилъ свътлъйшаго князя не отказать въ покровительствъ академіи. Меншиковъ вспомнилъ Өеофана; въроятно по его настоянію, вспомниль о немъ Петръ и во время турецкаго похода потребоваль къ себъ въ Молдавію; когда Петръ находился въ Яссахъ и праздноваль тамъ воспоминание полтавской побъды, Өеофанъ говорилъ проповъдь, которая понравилась государю. По окончаніи несчастной прутской войны, Өеофанъ былъ отпущенъ въ Кіевъ, назначенъ, по желанію государя, ректоромъ академіи и профессоромъ богословія. Въ этомъ званіи пробыль онъ до 1715 года и оставиль по себъ память полезными преобразованіями, а въ преподаваніе богословія ввель болье живой методъ. Въ это время сблизился онъ съ богатою малорусскою фамиліею Марковичей и подружился съ однимъ изъ нихъ, Яковомъ Андреевичемъ, бывшимъ своимъ воспитанникомъ въ академіи, вскоръ женившимся на дочери черниговскаго полковника Павла Полуботка. Өеофанъ много льтъ поддерживаль съ этимъ человькомъ дружбу и вель съ нимъ постоянную переписку, сообщая ему о своихъ ученыхъ работахъ.

Въ 1715 году Петръ вызвалъ Өеофана въ Петербургъ, но бользнь задержала его до осени 1716 года. Призывъ государя заранъе сочтенъ былъ знакомъ скораго посвященія Өеофана въ енископы. Собираясь въ Петербургъ, Өеофанъ писалъ своему другу Марковичу: "говорять, что меня вызывають для епископства; эта почесть привлекаеть меня такъ, какъ бы меня приговорили бросить на съёденіе звёрямъ. Завидую митрамъ, саккосамъ, посохамъ, свёчамъ и другимъ украшеніямъ! Прибавьте къ этому большихъ и вкусныхъ рыбъ! Если я интересуюсь этимъ, если ищу этого, то пусть Богъ покараетъ меня чёмъ-нибудь еще худшимъ... Употреблю всё усилія, чтобъ отклонить отъ себя эту честь и поскорёе возвратиться къ вамъ!". Пріёхавши въ Петербургъ въ скорбе возвратиться къ вамъ!". Прібхавши въ Петербургъ въ концѣ 1716 года, Өеофанъ не засталъ тамъ государя, бывшаго ва-границею, но былъ ласково принятъ Меншиковымъ, оставленъ въ Петербургъ и занимался произнесеніемъ проповѣдей, которыя печатались и отсылались государю. Въ этихъ проповѣдяхъ Өеофанъ разъяснялъ современныя политическія дѣла, стараясь угождать точкѣ зрѣнія Петра и составилъ родословную таблицу русскихъ государей, которая была послана царю, а потомъ напечатана на отдѣльномъ листѣ съ лицевыми изображеніями царствовавшихъ въ Россіи лицъ. По возвращеніи государя изъ-за-границы, 10 октября 1717 года, Өеофанъ составилъ отъ лица маленькихъ царскихъ дѣтей поздравительную рѣчь на день именинъ Екатерины, сказалъ въ честь ея похвальное слово, и это очень понравилось государю. Въ началѣ 1718 года, Петръ назначилъ Өеофана исковскимъ архіереемъ. Уже въ это время Петръ отмѣтилъ этого человѣка, какъ незамѣнимаго въ дѣлѣ церковныхъ преобразованій и народнаго просвѣщенія. Петръ нашелъ въ немъ давно желаннаго ранато просвъщенія. Петръ нашель въ немъ давно желаннаго работника для исполненія своихъ плановъ: поставить государственную власть выше церковной и совершенно подчинить себъ церковь наравнъ съ другими вътвями государственнаго строя. Петръ зналъ, что духовенство не расположено къ нему, что центръ церков-

наго противодъйствія находился главнымъ образомъ въ Москвь, притомъ Петръ зналъ, что не только въ ряду приверженцевъ старины, но и между болье образованными духовными, царь могь встрътить недоброжелателей своимъ видамъ. Стефанъ Яворскій, блюститель патріаршаго престола, главный духовный сановникъ въ государствъ, при всей своей кротости и покорности, при всемъ уваженіи, которое въ нему оказывалъ государь, не вполнъ расположенъ былъ слъпо идти за Петромъ и не разъ заявляль, гдъ только можно было, такое нерасположение. Между прочимъ, Яворский еще въ 1712 году въ своихъ проповъдяхъ осмълился критиковать учрежденіе фискаловъ. При своемъ несомнівнюмъ православіи, Стефанъ быль несколько наклонень къ духу римскаго католичества, по крайней мёрё по отношенію къ идей самостоятельности церкви и независимости ея отъ свътскаго произвола; то же направление видно было и въ другихъ сановникахъ церкви, воспитанникахъ кіевской академіи, перешедшихъ въ Москву; таковы были, между прочими, Өеофилактъ Лопатинскій, Стефанъ Прибыловичь, Гедеонъ Вишневскій. Всь они, наравнь со Стефаномъ Яворскимъ, были противники протестантскихъ идей, которыя вторгались тогда понемногу въ Россію. Въ 1713 году возникло знаменитое дѣло объ Иванѣ Максимовѣ и Дмитріѣ Тверитиновѣ; первъй былъ ученикъ славяно-латинской школы въ Москвѣ и распространялъ между своими товарищами протестантское ученіе о непочитаніи святыхъ мощей и иконъ, не признавалъ пресуществленія въ тапиствъ евхаристіи и проч. Преданный пыткъ въ московскомъ патріаршемъ приказъ, онъ оговорилъ лекаря Дмитрія Тверитинова, его двоюроднаго брата, цырюльника Өому Иванова, фискала Михаила Андреева и двухъ торговыхъ людей, Никиту Мартынова и Ми-хаила Минина. Всъхъ взяли въ Петербургъ; допрошенные въ сенать, эти лида не были признаны еретиками и въ іюнь 1714 года отправлены въ Москву, къ Стефану, чтобы освидътельствовать ихъ духовно и принудить принести публичное исповъданіе въры. Но Стефанъ, пользуясь тъмъ, что ему дали право духовно освидътельствовать присланныхъ, старался, при помощи разныхъ доносителей, обвинять ихъ, а главнымъ образомъ Тверитинова, у котораго найдены были составленныя имъ сочиненія въ духѣ, противномъ православію. Обвиненные сидёли въ оковахъ, но пускались въ церковь. Въ одно изъ такихъ посещеній церкви, 5 октября 1714 года, Оома Ивановъ перерубилъ ножомъ по лицу образъ святого Алексъя митрополита, чтобы всенародно показать свой еретическій духъ. Дібло кончилось не рапіве февраля 1716 года. Фанатикъ Оома Ивановъ былъ казненъ, а прочіе, принесшіе

покаяніе, были разосланы подъ надзоръ архіереевъ. Вслідъ за ересью Тверитинова, въ 1717 году, судимъ былъ въ Преображенскомъ приказъ другой кружовъ вольнодумцевъ мужского и женскаго пола, обвиненныхъ въ проповъдании противныхъ православію толковъ, о непоклоненіи иконамъ и всякимъ священнымъ вещамъ и объ отрицаніи дерковныхъ преданій. Главными лицами въ этомъ кружкѣ былъ Иванъ Зима, съ женою своею Настасьею. Всёхъ прикосновенныхъ къ этому дёлу подвергли пыткъ кнутомъ, заставили повиниться и покаяться. Царь признаваль необходимымъ, для прочности и спокойствія государства, охранять единство оффиціальной религіи, но лично питаль склонность къ протестантству и много разъ выражаль ее непочтеніемъ къ старорусскимъ суевъріямъ и предразсудкамъ, глубоко вошедшимъ во внутренность русской церкви; болъе всего, что нравилось государю въ протестантствъ, -было учение о верховности государственной власти надъ церковью. Московскимъ духовнымъ, получившимъ кіевское образованіе, не по душь было расположеніе государя къ протестантству, и темъ сильнее примывали они въ началамъ римскаго католичества; ихъ, кромъ того, соблазняли разгульныя выходки Петра и его кощунскія насм'єшки надъ духовенствомъ, выражаемыя въ вакхическихъ празднествахъ всепьянъйшаго собора. Өеофанъ съ перваго же раза поставияъ себя иначе, и готовясь къ посвящению въ епископы, съумблъ поддблаться къ Петру, произнеся проповёдь о власти и чести царской. Въ этой проповёди онъ дълалъ явные намеки на московскихъ духовныхъ, укорявшихъ Цетра за разгульную жизнь и проповѣдывавшихъ самостоятельность духовнаго класса. "Есть люди", говориль Өеофанъ, "которымъ кажется все гръшнымъ и сквернымъ, что только чудно, весело, велико и славно; они самаго счастья не любять; кого увидять здороваго и хорошо живущаго, тоть у нихъ несвять; хотьли бы они, чтобы всь люди были злообразны, горбаты, темны, неблагополучны... Многіе думають, что не всѣ люди обязаны одинакимъ долгомъ, что священники и монахи отъ этого исключаются, — вотъ по истинъ змъиное жало, папежскій духъ, не знаю какимъ путемъ достигшій и коснувшійся насъ!". Петру пришлось очень по душъ такое направленіе, но духовные не простили его Өеофану и подняли противъ него цълую бурю; они старались обвинить Өеофана въ неправославіи и не допустить до епископства; къ нимъ пристали и знаменитые своей ученостью братья греки Лихуды, Стефанъ Яворскій, вмёсть съ Лопатинскимъ и Вишневскимъ, подбивали другихъ епископовъ протестовать противъ посвящения Өеофана и просить государя отложить его рукоположеніе, пока Өеофанъ не отречется отъ своихъ неправославныхъ мнѣній. Но они ничего не могли сдѣлать противъ воли Петра: царь удовольствовался письменнымъ отвѣтомъ Өеофана, въ которомъ послѣдній опровергалъ воздвигнутыя противъ него толкованія; въ доказательство своего расположенія Петръ обѣдалъ у Өеофана съ своймъ любимцемъ Меншиковымъ, а потомъ вызванный въ Петербургъ, Стефанъ Яворскій принужденъ былъ отказаться отъ обвиненія и просить у Өеофана прощенія. Оба соперника облобызались и дѣло сложилось такъ, какъ будто между ними наступило братское примиреніе, но на самомъ дѣлѣ осталось у нихъ другъ къ другу взаимное нерасположеніе.

Өеофанъ сделался епископомъ, и съ техъ поръ, при всякомъ удобномъ случав, старался нравиться Петру; такъ, говоря проповъдь въ день Александра Невскаго, онъ очень ловко восхвалилъ царя: "ты единъ показалъ еси дъло превысокаго сана царскаго быти собраніе всёхъ трудовъ и попеченій... ты являещи намъ въ царъ и простого воина, и многодъльнаго мастера, и многоименитаго дёлателя, и гдё бы довлёло повелёвати подданнымъ должное, ты повельніе твое собственными труды твоими предваряешь и утверждаешь... Аще бы всёхъ князей нашихъ и царей цѣлая къ намъ пришла исторія, была бы то малая книжица противо повѣсти о тебѣ единомъ". Благодаря своей большой начитанности и учености, Өеофанъ, по волѣ государя, написалъ "Апо-стольскую географію", "Краткую книгу для ученія отрокамъ" и внаменитый "Духовный регламентъ". Его книга для ученія отроковъ вооружила противъ себя молдавскаго господаря Дмитрія Кантемира, написавшаго безъ своего имени возраженія, въ которыхъ указывалась неправославность некоторыхъ выраженій Өеофана. Такимъ образомъ, Кантемиръ нашелъ, что Өеофанъ, изъясняя вторую запов'єдь, причисляеть почитаніе иконь къ идолослуженію, выразившись, что тоть есть идолослужитель, кто поклоняется какому-нибудь изображенію, боится его и надвется на него, какъ на имѣющаго нѣкоторую удивительную силу. Не по-нравился возражателю намекъ Өеофана и на то, что нерѣдко, подъ покровомъ святости, обманщики, ради прибытка, утверждають простыхъ людей въ почитаніи ложныхъ мощей, млека пресвятыя Богородицы, крови Іисуса Христа и волось бороды Его. Но никакія возраженія подобнаго рода не могли имъть силы, когда все, что ставили въ вину Өеофану, до чрезвычайности было согласно со взглядами и намереніями государя. Не мене въ духѣ Петра было тогда же написано сочиненіе Өеофана "О мученичествъ", гдъ авторъ обличалъ тъхъ фанатиковъ, которые, будучи недовольны государемъ за введеніе иностранной одежды и за бритье бородъ, сами добровольно отваживались на поступки, и за оритье обродь, сами добровольно отваживались на поступки, которые влекли за собою царскій гнёвъ, а нерёдко и казнь. Изъ всёхъ русскихъ архіереевъ, Өеофану могъ быть одинъ только соперникъ— Өеодосій Яновскій, архимандритъ Невскаго монастыря, потомъ возведенный Петромъ въ санъ новгородскаго епископа. Онъ былъ близокъ къ государю, совершалъ съ нимъ и съ Екатериною путешествіе за-границу почти въ продолженіе трехъ лѣтъ и, не менѣе Өеофана, усвоилъ искуство поддѣлываться къ Петру; онъ при всякомъ удобномъ случаѣ служилъ видамъ царя, и за это его не долюбливали духовные. Өеофанъ, впослѣдствіи погубившій этого человѣка, при Петрѣ старался оказывать ему уваженіе какъ старшему, и во всемъ отдавалъ ему наружное преимущество. Въ январъ 1721 года учреждена была духовная колегія, вскорѣ въ томъ же году переименованная въ святѣйшій правительствующій синодъ. Это учрежденіе руководилось регламентомъ, сочиненнымъ Өеофаномъ. Предсѣдателемъ синода по старшинству, съ титуломъ президента, назначенъ былъ Стефанъ Яворскій, но на дёлё болёе вліятельными были два вице-президента: первымъ былъ Өеодосій, вторымъ — Өеофанъ; послёдній былъ всёхъ ученёе и искуснёе въ умёніи угадывать волю госуомлъ всвхъ ученве и искуснве въ умъни угадывать водю государя, а потому онъ собственно и заправлялъ всѣми важными дѣлами. На первыхъ же порахъ своего существованія, синодъ посылалъ распоряженія за распоряженіями: онѣ клонились къ уничтоженію всѣхъ тѣхъ обычаевъ, какіе только можно было отмѣнять безъ нарушенія сущности православной вѣры. Стефанъ внутренно на многое смотрѣлъ иначе, но долженъ былъ соглататься, не отваживаясь идти противъ воли государя. Только по поводу вопроса— о возношении имени восточныхъ патріарховъ въ церковномъ богослуженіи — Стефанъ заявилъ-было протестъ. По проекту, написанному Өеофаномъ, синодъ опредёлилъ не упоминать въ богослуженіи именъ восточныхъ патріарховъ, такъ какъ послѣ учрежденія святьйшаго синода, русская церковь въ іерархическомъ отношеніи обособилась отъ греческой. Стефанъ, желая сохранить единство вселенской церкви и независимость ея отъ всякихъ національныхъ видовъ, сочинилъ противъ этого распоряженія вопросо-отвъты; но государь не терпъль нигдъ и никогда противоръчій своимъ воззръніямъ: онъ приказалъ синоду отвергнуть эти вопросо-отвъты "яко зъло вредные и возмутительные", и послать къ Стефану указъ, чтобъ онъ никому ихъ не сообщалъ и не объявляль, "опасаясь не безтруднаго передъ его царскаго величества отвъта". Стефанъ проглотиль эту непріятную пилюлю, и зная, что всему виною Өеофанъ, хотълъ во что бы то ни стало удалить его изъ синода. Упразднилось мъсто кіевскаго митрополита; Стефанъ предлагалъ святьйшему синоду назначить на это мъсто Өеофана, но Петръ не поддался на эту уловку. Стефанъ видълъ, что ему ничто не удается: еще со времени смълой проповъди противъ фискальства, Петръ не взлюбилъ его, и хотя пе дълалъ ему ръшительнаго зла, но всегда почти обращался съ нимъ холодно, отвергалъ всякія его заявленія и дълалъ все наперекоръ ему. Въ іюлъ 1722 года Стефанъ письмомъ къ царю просилъ прощенія за все, въ чемъ царь считалъ его виновнымъ и по-прежнему желалъ, чтобъ его уволили на покой. Ему не отвъчали. Осенью въ томъ же году Стефанъ скончался. Синодъ остался безъ президента съ двумя вице-президентами.

Значеніе Өеофана все болье и болье усиливалось; ловкій архіерей всегда умъль кстати представлять перо свое въ услугамъ государя, сообразно текущимъ обстоятельствамъ. Когда Петръ издаль знаменитый указъ 5 февраля 1722 года о престолонаследіи, Өеофанъ взялся, по царской воле, защищать всею силою научныхъ доводовъ справедливость и полезность такого закона и напечаталъ книгу "Правда воли монаршей". Потакая давнему и постоянному стремленію Петра быть фактическимъ господиномъ и правителемъ русской церкви, Өеофанъ написалъ и напечаталь "Розыскъ историческій", въ которомъ доказываль, что христіанскій государь им'єть право управлять ділами церкви, хотя ему неприлично отправлять богослужение. Петра, по соответствию съ событіями его собственной жизни, занималь вопрось о бракахь; Оеофанъ написалъ два разсужденія: одно—"О бракахъ правовърныхъ съ иновърными", другое— "О правильномъ разводъ мужа съ женою". Въ послъднемъ— Оеофанъ полагаетъ, что въ случаъ развода, совершившагося по винъ одного изъ супруговъ, можно дозволить вступать въ новый бракъ не только невинному лицу, но и виновному, потому что супругъ прелюбодъйный въ первомъ супружествъ можеть быть върнымъ во второмъ. Өеофанъ, по волъ государя, составляль небольшія ув'єщанія къ раскольникамъ, которыя публиковались въ видъ указовъ отъ святъйшаго синода; между прочимъ, имъ были написаны: увъщание о томъ, чтобъ раскольники безбоязненно являлись въ синодъ для разсужденій о своих сомнъніяхъ, сочиненіе: "О продерзателяхъ, неразсудно на мученіе дерзающихъ", которое святьйшій синодъ предписаль читать два раза въ мъсяцъ, и сочиненіе: "О поливательномъ крещеніи", гдъ доказывалось, что поливательное крещеніе имбеть такую же силу,

какъ и крещеніе съ погруженіемъ. Послѣднее сочиненіе навлекто на Өеофана укоры не только отъ раскольниковъ, но и отъ православнаго духовенства.

Въ своихъ проповъдяхъ, Өеофанъ постоянно касался современныхъ событій и при всякомъ случав восхваляль деянія Петра, такъ что его "Слова и ръчи", изданныя при Екатеринъ II, могуть считаться скорбе не церковными пропов'бдями, а политическими руководящими статьями. Въ своихъ восхваленіяхъ Петру, Өеофанъ мало пускался въ праздную риторику, но всегда касался практической стороны и полезности для государства мфропріятій государя. Всв тогдашніе уставы, касавшіеся церковнаго управленія, писаны были Өеофаномъ. Онъ составиль уставь семинаріи или духовной академіи, которую Петръ предположиль завести для приготовленія пастырей церкви. Өеофанъ составиль духовный штать, не приведенный въ исполнение при жизни Петра. Наконецъ, въ январъ 1724 года, Өеофанъ, соображаясь съ видами государя, по его приказанію, паписаль указь объ устроеніи монашества, указъ, которымъ предполагалось поставить монастыри по древнъйшему образцу на такую степень, чтобы иноческое житье отнюдь не было безполезнымъ и монастыри не дёлались притономъ ленивцевъ, по приносили бы свою пользу обществу, какъ и всв другія общественныя учрежденія. Труды Өеофана не ограничивались сферою церкви. Какъ человъкъ, владъвшій хорошо перомъ, онъ, по порученію Петра, писаль уставы и законоположенія, относивтіеся къ другимъ сферамъ государственнаго порядка; такъ имъ написано было предисловіе къ морскому регламенту. Вѣроятно, и въ другихъ случаяхъ употреблялъ его Петръ; между прочимъ извъстно, что въ 1722 году Өеофанъ получилъ поручение отъ государя пополнить исторію Петра, написанную неизвістно кімь, быть можеть самимъ Петромъ; она въ значительной степени была исправлена и выглажена Өеофаномъ, а напечатана была уже при Екатеринъ II. Эта исторія обнимаеть первую половину царствованія Петра до полтавской битвы.

Несмотря на близость Өеофана къ государю, любимецъ Петра не получилъ матеріальныхъ богатствъ, какъ бы слёдовало ожидать, и постоянно жаловался на скудость. Государь пожаловаль ему два подмосковныхъ села, но, по свидётельству Оеофана, по причинъ хлѣбныхъ недородовъ, они приносили ему на первыхъ порахъ убытокъ вмѣсто нользы. Его псковская епархія была бѣдна и не доставляла ему надлежащихъ средствъ для прожитія въ Петербургѣ; царь поддерживалъ его своими частными подачками.

Петръ Великій скончался; псковскій архіерей вм'єст'є съ тверскимъ присутствовали при его смертномъ одрѣ. Возникъ важный вопрось о наследстве. Өеофанъ много способствоваль возведенію на престоль Екатерины и, со свойственной ему убъдительностью, доказываль, что хотя покойный государь не оставиль завъщанія, но достаточно указаль на свою волю, короновавши императрицу Екатерину. Онъ припомниль, какъ Петръ, наканунъ ея коронованія, говорилъ своимъ върнымъ слугамъ, что коронуетъ ее съ тою цълью, дабы она по смерти его стала во главъ государства. По предложенію Өеофана, акть провозглашенія Екатерины императрицею положили назвать не избраніемъ, а только объявленіемъ въ томъ смыслѣ, что еще при жизни своего супруга она была избрана править по его кончинъ государствомъ, а теперь только объявляется объ этомъ во всенародное свъдение. Екатерина была признана и въ значительной степени была обязана своимъ водареніемъ ловкости Өеофана. При погребеніи Петра, Оеофанъ произнесъ ръчь, считающуюся лучшею изъ говоренныхъ имъ въ своей жизни ръчей.

При Петръ, Өеофанъ дъйствовалъ какъ одинъ изъ върнъйшихъ исполнителей, пособниковъ и, такъ-сказать, угадывателей воли Петра; онъ действовалъ преимущественно въ литературной сферѣ и старался всегда примѣняться къ текущимъ событіямъ своего времени. Послѣ Петра, Өеофанъ вращается въ государственной сферт; онъ — одинъ изъ могучихъ людей своей страны и своего века, но его деятельность выразилась, главнымъ образомъ, въ постоянной борьбъ съ тайными и явными врагами и соперниками. Өеофанъ всегда выходилъ побъдителемъ и безжалостно уничтожаль все, что только отваживалось заявлять противъ него вражду. Первою жертвою его быль человькь, которому некогда онъ старался угождать — новгородскій архіепископь Өеодосій. Этоть сановникъ, зазнавшись своимъ значеніемъ, позволилъ себ'в неосторожныя выходки, которыми тогчась воспользовались тв, которые могли на его погибели устроить свое собственное возвышеніе. Непропущенный во дворецъ черезъ мостъ караульнымъ солдатомъ, Өеодосій, махая палкой, сказаль: "я лучше свътлъйшаго князя"! Этимъ онъ раздражилъ Меншикова, которому не преминули донести о выходкъ архіерея. Чрезъ пъсколько дней посль того, находясь въ синодальной палатъ въ кругу духовныхъ, Өеодосій, въ разговорѣ съ ними, жаловался, что въ его время нѣтъ доброжелательства къ духовному сословію, и по этому новоду угрожалъ гнъвомъ Божінмъ и междоусобною бранью. Многіе духовные уже прежде не любили Өеодосія за его высокомъріе и задосчивость.

Өеофанъ и съ нимъ трое архимандритовъ, засъдавшихъ въ синодъ, подали императрицѣ доносъ въ томъ, что Өеодосій произнесъ "слова противныя и молчанія не терпящія". Государыня 24 апрѣля дала повелѣніе арестовать Өеодосія и допросить. На другой день послѣ этого ареста спрошены были другіе синодальные члены. Тверской епископъ Өеофилактъ Лопатинскій показалъ, что преосвященный Өеодосій браниль весь россійскій народь "безумными, нехристіанами, горшими турковъ и всякихъ варваровъ, атеистами и идолопоклопниками, говориль, что надъ церковью совершаются тиранства, толковаль, что бользнь государю Петру пришла смертельная отъ безмернаго женонеистовства и отъ Божія отмщенія за его посяжку на духовный и монашескій чинъ", что "излишняя его охота къ следованію тайныхъ дель показываеть мучительское его сердце, жаждущее крови человъческой". Другіе члены также не добромъ помянули Өеодосія въ своихъ отвътахъ, когда имъ задавали вопросы. Новгородскій архіепископъ просилъ письменно милости и прощенія у государыни, винился въ томъ, что на мосту назвалъ часового, не пропустившаго его во дворецъ, дуракомъ, но отрицалъ приписываемыя ему рѣчи, будто бы произнесенныя въ синодальной палать, и увъряль государыню, что онъ, по върности своей къ ней, прежде другихъ учинилъ и подписаль ей присягу. Но потомъ, при вторичныхъ допросахъ, Өеодосій сознался въ нікоторыхъ неблаговидныхъ замічаніяхъ, произнесенныхъ передъ тверскимъ архіереемъ о томъ, что сенаторовъ пригласили къ столу во дворецъ, а синодальныхъ членовъ не пригласили, и что теперь ухаживають за сенаторами, а когда окажется несогласіе въ народь, тогда начнуть ухаживать и за духовенствомъ. Өеофанъ не остановился на первомъ ударъ, нанесенномъ своему сопернику, но пользуясь темъ, что последній начинаеть самъ виниться, настояль, чтобь у Өеодосія забрали всю его переписку и арестовали нѣсколькихъ монаховъ изъ Невскаго монастыря. 11 мая составленъ былъ Өеофаномъ указъ, подписанный государынею, о ссылкъ Оеодосія въ дальній корельскій монастырь, на устье Двины. 13 мая этотъ приговоръ быль публично прочитанъ; вслёдъ затёмъ Өеодосія отвезли въ мёсто заточенія и пом'єстили въ кель'в, устроенной подъ церковью. Вмісті съ Өеодосіемъ быль осуждень и сослань въ Соловецкій монастырь за разныя неисправности синодальный оберъ-секретарь Варлаамъ Овсянниковъ. Потомъ следанъ былъ допросъ другимъ лицамъ, арестованнымъ по дёлу Өеодосія; изъ нихъ одинъ, Григорій Семеновъ, думалъ очернить и самого Өеофана, но ему не удалось, и, запутавшись въ собственномъ доносѣ, доносчикъ былъ

осужденъ на смерть за то, что, слышавши по собственному со-знанію отъ Өеодосія и Варлаама Овсянникова "злохулительныя слова на царскую особу", во-время не донесъ. Монахи Невскаго монастыря, арестованные по дёлу Өеодосія, наговорили на своего опальнаго владыку, что онъ принуждаль ихъ, какъ своихъ подчиненныхъ, присягать па вёрность себё, словно царствующей особё. Тогда составлено было "объявленіе о Өеодосіи", въ которомъ изложены были вины новгородскаго архіепископа. Оно было отдано на просмотръ Өеофану. Өеофанъ, воспользовавшись этимъ, двинулъ дѣло до того, что синодъ, по высочайшему повелѣнію, приказалъ снять съ Өеодосія архіерейскій и священническій санъ и посадить его въ тюрьму съ малымъ оконцемъ, не допускать къ нему близко людей и не давать ему для пропитанія ничего, кромѣ хлѣба и воды. Графъ Платонъ Мусинъ-Пушкинъ, по царскому повеленію, прівхаль въ корельскій Никольскій монастырь и пригласиль туда холмогорскаго архіерея. Послёдній въ церкви сняль съ Өеодосія сань, а потомъ Өеодосій быль посажень въ ту же келью, гдё сидёль прежде, но уже не въ архіерейскомъ санё, а въ званіи простого монаха, подъ именемъ чернеда Өедоса. Въ его кельъ заложили большое окно и оставили для свъта маленькое отверстіе въ четверть аршина; его тюрьма была съ тройною дверью за замками и печатями; у двери поставлены были двое солдать. Какъ и чёмъ существовалъ чернецъ Оедосъ въ своей тюрьмѣ отъ половины октября до конца января 1726 года, — неизвёстно, но въ концё января архан-гельскій губернаторъ Измайловъ пріёхалъ въ корельскій монастырь и приказалъ перевести узника въ другую тюрьму; Өеодосій быль такъ слабъ, что не могъ ходить и его перенесли на рукахъ, а 5 февраля караульный фендрихъ Григорьевъ рапортовалъ губернатору, что чернецъ Өедосъ умеръ. Тѣло Өедоса, по указу тайной канцеляріи, вынули изъ земли, отвезли въ кирилловскій монастырь и тамъ похоронили 12 марта. 25 іюня того же года императрица сообщила связфішему синоду, что она соизволила Өеофана, псковскаго архіепископа, перевести на новгородскую архіепископію.

Тогда началось у Өеофана небезопасное для него дёло съ бывшимъ архимандритомъ Маркелломъ Родышевскимъ, до того времени находившимся прежде въ приближении у Өеофана. Эготъ Маркеллъ сообщилъ Өеофану, что какой-то солдатъ на улицё сдёлалъ ему намекъ о колокольномъ набатномъ звонѣ, за которымъ долженъ последовать народный мятежъ, съ цёлью погубить духовныхъ, подозрѣваемыхъ въ неправославіи и поруганіи святыхъ

иконъ. Өеофанъ донесъ объ этомъ правительству, и такъ какъ донесенное ему Маркелломъ касалось народнаго возмущенія, то Өеофанъ сдалъ Маркелла въ страшный Преображенскій приказъ. Тамъ Маркеллъ началъ наговаривать на Өеофана, показывая между прочимъ, что онъ дурно отзывался объ императрицъ. Не много спустя, Маркеллъ началъ сыпать на Өеофана въ 47 пунктахъ обвиненія въ неправославіи, которое, по его объясненію, выска-залось во многихъ сочиненіяхъ Өеофана; Маркеллъ указывалъ, будто изъ этихъ сочиненій видно, что авторъ ихъ думаетъ, что христіанинъ можетъ оправдаться передъ Богомъ вёрою, а не делами съ верою, что онъ не признаеть, какъ следуеть, твореній святыхъ отцовъ, не почитаетъ иконъ, называетъ суевъріемъ водоосвященіе, смъется надъ акаеистами, порочить минеи, прологи и кормчую внигу, держить у себя въ домъ музыку, говорить, что хорошо было бы ввести ее въ церквахъ и прочее. Тайная канцелярія взяла съ Өеофана подробное и письменное опроверженіе такихъ обвиненій, но кто знаетъ какъ бы Өеофанъ тогда отдълался, если бы на его счастье не палъ скоро Меншиковъ, находившійся уже не въ дружелюбномъ отношеніи къ новгородскому архіспископу, и потому мирволившій Родышевскому. Съ паденіємъ Ментикова, Өсофанъ уже смѣлѣе и рѣзче прежняго опровергалъ своего противника Родышевскаго, освобожденнаго изъ Преображенскаго приказа, по распоряжению верховнаго тайнаго совъта, и проживавшаго въ Невскомъ монастыръ. Въ январъ 1728 года, Маркеллъ бъжалъ оттуда въ Москву, былъ пойманъ по распоряженію Өеофана и привезень въ синодъ, но туть объявиль за собою "государево слово" и быль снова взять въ Преображенскій приказь, гдь продолжаль писать на Өеофана доносы; потомъ его отпустили въ Симоновъ монастырь и приказали содержать подъ карауломъ, но карауль этотъ не былъ строгъ. Къ этому времени дворъ перевхаль въ Москву, совершилась коро-нація Петра II, затёмъ—его смерть, призваніе на престоль Анны Ивановны. Потрясенія, происходившія тогда одно за другимъ, многихъ погубили, но Өеофанъ только пользовался ими, чтобы крѣпче утвердиться. Ловкій и проницательный, онъ смекнуль, что затъи членовъ верховнаго тайнаго совъта ограничить само. державіе со вступленіемъ Анны на престоль не осуществятся, что самодержавіе слишкомъ приросло къ общественной русской жизни, и, несмотря на всъ свои подписки и объщанія, Анна возвратить русскому престолу извъстную форму, отъ которой ее принуждали отречься. Өеофанъ сталъ на сторону противниковъ верховнаго совъта; не смъя пока открыто дъйствовать противъ него, Өеофанъ молчаль, когда нужно было еще молчать, втайнь смылся надъ верховниками, и побудиль, прежде совершенія присяги въ смыслів новаго образа правительства, прочитать публично форму этой присяги. Верховники, не смія, съ своей стороны, різко заявить своихъ намфреній, создали тогда такую форму присяги, которую присягавшіе не вполнъ, такъ сказать, раскусили. Өеофану этого и было нужно, чтобы потомъ была возможность толковать, что дёло понималось совсёмъ не такъ, какъ его хотёли представить сторонники ограниченія царской власти. Когда Анна была встрівчаема въ Москвъ, Ософанъ не посмълъ высказать ей публично того, что было бы ей пріятно, но въ своей річи, которую произносиль передъ нею, вставиль несколько двусмысленных выраженій, на которыя впосл'єдствіи можно было указать, какъ на свидетельство его верности самодержавію. Есть известіе (неизвъстно – върно-ли), что Өеофанъ подарилъ Аннъ столовые часы, въ которыхъ подъ доскою государыня могла найти начертаннос Өеофаномъ наставленіе, какъ поступать ей. Не долго пришлось Өеофану таиться и вилять. По просьбѣ, представленной разомъ нъсколькими стами человъкъ изъ шляхетства, Анна отреклась отъ условій, на которыхъ принуждена была принять престоль отъ верховнаго совъта, разорвала ихъ публично, и самодержавная власть государя была возстановлена въ Россіи на прежнихъ, стародавнихъ основахъ. Өеофанъ спѣшилъ и въ рѣчахъ и стихахъ прославить это событіе, подсмѣиваясь надъ неудавшимися затъями и угрожая тъмъ, которые бы когда-нибудь вздумали повторить подобныя затьи:

> Всякъ, кто ни мыслитъ вводить строй отманный, Бойся самодержавной, прелестниче, Анны: Какъ оная бумажка вси твои подлоги, Растерзанные, падутъ подъ царскія ноги.

Въ наступившее царствованіе, Өеофану опять, до самой своей смерти, пришлось бороться съ кознями своихъ враговъ.

Родышевскій, проживая въ Симоновомъ монастырѣ, сошелся съ духовникомъ государыни, троицкимъ архимандритомъ Варлаамомъ, съ бывшимъ директоромъ типографіи Аврамовымъ, занимавшимся при Петрѣ писаніемъ исторіи, и съ другими лицами. Было намѣреніе повредить Өеофану черезъ посредство духовника государыни. Но всѣ козни не удались. Родышевскій написалъ житіе Өеофана, стараясь выставить въ самомъ дурномъ свѣтѣ своего противника, а главное—обвинить его въ неправославіи. Тотъ же неугомонный Родышевскій составилъ огромную критику на духовный регламентъ и на объявленіе о монашествѣ; Родышев-

скій силился разбить взглядъ Петра на монашество, выраженный въ указъ, въ которомъ излагался проектъ новаго преобразованія монастырей. Маркеллъ прямо называль эти документы сочиненіемъ Феофана. Феофанъ съ своей стороны написаль отвъть, защищая новый взглядъ на монашество, но Маркеллъ не расчелъ того, что, поражая Феофана за такія сочиненія, которыя были изданы не отъ его имени, а какъ правительственные документы, онъ вызывалъ на борьбу съ собою уже не Феофана, а правительство, и потому въ январъ 1792 года ему поставили это въ вину и, по высочайшему повельнію, сослали въ заточеніе въ Кирилло-Бълозерскій монастырь; разомъ съ нимъ отправили Аврамова и еще двоихъ лицъ въ монастыри. Варлаамъ успъль въ пору увернуться.

Ва то въ 1732 году Өеофанъ пизложилъ своего злѣйшаго врага Дашкова, который, будучи членомъ синода и энергическимъ приверженцемъ старины, давно уже думалъ сдѣлать вредъ Өеофану тѣмъ болѣе, что у него были въ душѣ честолюбивыя мечты сдѣлаться патріархомъ. Случилось, что синодъ долженъ былъ судить воронежскаго архіерея Льва Юрлова за то, что, уже послѣ вступленія на престолъ Анны Ивановны, этотъ архіерей, вмѣсто нея, поминалъ при богослуженіи мать Петра II, Евдокію Өеодоровну, объясняя это впослѣдствіи тѣмъ, что не получилъ указа отъ синода о вступленіи на престолъ новой государыни. Когда въ синодѣ собирались составить указь о томъ, чтобы воронежскаго архіерея арестовать и везти въ Петербургъ, Георгій Дашковъ совѣтовалъ помедлить, подождать новаго доношенія отъ воронежскаго губернатора по этому дѣлу, а когда привезли Льва въ Петербургъ, то послѣдній показалъ, что онъ просилъ заступничества у Георгія Дашкова. Льва лишили сана и предали гражданскому суду, но и Георгія, какъ уличеннаго заступника его, удалили изъ сипода въ монастырь. Тогда Өеофанъ поднялъ противъ Георгія дѣло о взяткахъ въ ростовской епархін; это дѣло рѣшилось не въ пользу Георгія, и Өеофанъ испросилъ у государыни построже наказанія виновному: его лишили сана и сослали въ Каменный вологодскій монастырь.

Пользуясь большимъ почетомъ у императрицы Анны, Өеофанъ употреблялъ свое положение для того, чтобы вредить своимъ врагамъ и преследовать даже тогда, когда они находились въ совершенномъ падении; Өеофанъ былъ безжалостенъ не только къ своимъ врагамъ, но не прощалъ и темъ, которые оказывали сострадание къ его безсильнымъ врагамъ. Бывшій некогда коломенскимъ митрополитомъ, Игнатій Смола, сторонникъ Дашкова и давній

недоброжелатель Өеофана, быль сослань въ Свіяжскій монастырь за нервшительность въ двлв осужденія Льва. Его приняль радушно казанскій митрополить Сильвестръ Холмскій. За это, по настояказанскій митрополить Сильвестръ Холмскій. За это, по настоянію Өеофана, Игнатія выслали подалье на берегъ Съвернаго моря, въ Никольскій корельскій монастырь, для содержанія подъ крыткимъ карауломъ, а Сильвестра, у котораго при обыскъ въ бумагахъ нашли доказательства, что и онъ не менте Игнатія и Георгія питаль злобу къ Өеофану, сослали въ Крипецкій монастырь близъ Пскова. Сильвестръ объявиль за собою "слово и дело" и привезенъ быль въ Москву; тамъ онъ запутался въ показаніяхъ: тогда его лишили сана и сослали въ заточеніе въ Выборгъ. Дашковъ, сосланный въ вологодскій Каменный монастырь, приняль схиму подъ именемъ Гедеона, но Өеофанъ узналъ, что его держать въ монастыръ съ послабленіемъ и отправиль секретно синодскаго оберъ-секретаря Дудина узнать объ этомъ подробно. Оказалось, что монастырское начальство действительно обращалось съ заточеннымъ ласково. По этому поводу, взяли подъ арестъ каменскаго архимандрита и казначея, привезли обоихъ въ Петербургъ къ суду синода. Архимандритъ, страшась пытки, умеръ въ тюрьмъ; по показанію казначея, притянули къ дѣлу вологодскаго архіерея Аванасія Кондоиди, за то, что онъ перемѣнилъ у Георгія Дашкова караульныхъ служителей. Аванасій какъ-то отделался отъ беды и, воротившись въ свою епархію, началъ содержать Дашкова уже съ такою строгостью, что даже самъ синодъ приказалъ сдёлать послабление осужденному. Дашковъ отъ тоски заявиль, что у него есть "государево слово и дѣло", но синодъ, руководимый Өеофаномъ, не обратиль вниманія на это заявленіе низложеннаго архіерея, и приказаль сослать его въ нерчинскій монастырь, въ той надеждь, что, находясь въ такой дали, онь уже не будеть безпокоить правительство.

Еще Стефанъ Яворскій написалъ книгу "Камень въры", направленную, главнымъ образомъ, противъ лютеранства; она была издана уже послѣ смерти автора, въ 1728 году, подъ наблюденіемъ тверскаго архіепископа Оеофилакта Лопатинскаго. Вслѣдъ затѣмъ, въ Лейпцигѣ явилось на латинскомъ языкѣ опроверженіе этой книги, сочиненное Буддеемъ, человѣкомъ въ свое время знаменитымъ по учености. Рецензентъ обвинялъ Яворскаго въ угодничествѣ католичеству и предостерегалъ русскихъ отъ его книги. Тогда въ Россіи появилось сочиненіе въ защиту Яворскаго, составленное доминиканцемъ Рибейра, находившемся при испанскомъ посланникѣ герцогѣ Де-Лиріа, а потомъ самъ Өеофилактъ написалъ "Возраженіе на письмо Буддея", но не добился у пра-

вительства дозволенія издать свое сочиненіе. Тогда какъ Өеофилакту не дозволили писать сочинение въ защиту Яворскаго, книга Рибейры была переведена на русскій языкъ двумя духовными лицами, архимандритами и членами синода: Евфиміемъ Коллети и Платономъ Малиновскимъ. Противъ "Камня вѣры" написанъ былъ "Молотокъ на Камень вѣры", сочиненіе въ протестантскомъ духв. Өеофанъ, и прежде расположенный къ протестантству, увидель, что открыто стать на протестантскую сторону теперь будетъ выгодно, потому что, съ могуществомъ любимца императрицы Анны, Биропа, нъмцы-лютеране подняли голову и получили первенствующее значение въ Россіи. Өеофанъ притянуль въ тайную канцелярію персводчиковъ книги Рибейры и написаль кабинетнымъ министрамъ записку, въ которой старался льстить протестантамъ, наводнившимъ тогда служебныя сферы въ Россіи. "Иностранныхъ въ Россіи мужей", выражался Өеофанъ о Рибейрѣ, "ругательно нарицаетъ человѣчками или людишками и придаеть, что русское государство ихъ питаеть, а церковный законъ оными гнушается... презуса петербургской академіи, злодъйствомъ опорочивъ, придаетъ сію ръчь: и то не дивно понеже вси лютеране суть, что таковая ихъ правда и въра въ делахъ гражданскихъ. Всъхъ сплошь протестантовъ, изъ которыхъ многое число честныя особы и при дворъ, и въ воинскомъ и въ гражданскомъ чинахъ рангами высокими почтены служать, неправдою и невтрностью помараль, изъ чего великопочтеннымъ особамъ не малое учинилъ огорченіе".

Противники Өеофана не дозволяли ему торжествовать. и, при невозможности ратовать противъ него открыто, стали писать подметныя письма. Въ одномъ изъ такихъ писемъ обвиняли Өеофана даже въ наклонности къ папизму. Авторъ укрылся, но Өеофану хотелось во что бы то ни стало сыскать его и подозрение упало прежде всего на одного изъ давнихъ его враговъ, Аврамова, содержавшагося въ Иверскомъ монастыръ. По настоянію Өеофапа, произведено было надъ Аврамовымъ слъдствіе, но оно ничего не открыло. Тогда Өеофанъ принялся за Евфимія Коллети и Платона Малиновскаго, принимавшихъ участіе въ переводъ книги Рибейры на русскій языкъ; съ ними были арестованы еще нъсколько лицъ духовнаго званія. Өеофанъ старался представлять императриць, что въ этой полемикь, поднятой противъ него въ защиту Стефанова сочиненія, видны иностранные, враждебные Россін, происки. И Евфимій, и Платонъ въ 1734 году были исключены изъ числа членовъ синода; у нихъ отняты были монастыри, которыми они управляли, а въ іюнъ 1735 года Евфимій

Коллети былъ лишенъ священства и монашества и переименованъ въ прежнее мірское имя Елеверія. Послі разстриженія, его подвергли допросамъ и пыткамъ. Къ ділу привлекли директора московской синодальной типографіи Барсова и съ нимъ типографскихъ рабочихъ: было подозрівніе, что самая книга Рибейры въ подлинникъ печаталась тайно не за-границею, а гдъ-нибудь въ Россіи. Но розыскъ по этому вопросу не привелъ ни къ чему, кромъ догадокъ. Отыскивая составителя подметнаго письма, Өеофанъ ухватился, между прочимъ, за секретаря придворной конторы Яковлева, сосланнаго по дѣлу Алексѣя Петровича въ Сибирь и возвращеннаго Екатериною І. Яковлевъ, подъ страшною пыткою, наговорилъ на другого Яковлева, учителя греческаго языка; у послёдняго нашли проповёди, съ принисками въ видё примёчаній, давняго Өеофанова врага Маркелла Родышевскаго, жившаго въ заточеніи въ Кирилловскомъ монастырѣ. Өеофанъ приказалъ привезть Маркелла въ Петербургъ,—но на слѣдъ сочинителя под-метнаго письма не напали. Өеофанъ возбудилъ подозрѣніе на Іосифа Рѣшилова, который, бывши прежде въ расколѣ, по при-нятіи православія, употреблялся синодомъ въ разныхъ порученіяхъ по раскольничьимъ дѣламъ и находился въ связи съ Өеофилактомъ Лопатинскимъ. Взятый въ тайную канцелярію, Рѣшиловъ въ своихъ показаніяхъ притянуль къ дёлу калязинскаго архимандрита Іоасафа Маевскаго. За нимъ начали таскать въ тайную канцелярію другихъ духовныхъ, и наконецъ тверскаго архіерея Өеофилакта Лопатинскаго. Допрашивая Өеофилакта, старались запутать его въ дъло о произнесении разныхъ сомнительныхъ словъ о престолонаследіи и держали подъ стражею. Участь его была ръшена уже по смерти Өеофана.

Но въ то время, когда Өеофанъ безпощадно старался отыскать автора подметнаго письма, сильно раздразнившаго его, появился другой пасквиль на Өгофана и вмѣстѣ на государыню, пасквиль, присланный вмѣсто доношенія изъ новгородской губернской канцеляріи. Подъячіе этой канцеляріи были наказаны кнутомъ, виновника же не нашли. Много лицъ притянуто было къдѣлу о подметныхъ письмахъ; много людей сидѣло въ тюрьмахъ и подвергалось страшнымъ пыткамъ. Шли мѣсяцы за мѣсяцами, пошелъ новый 1736 годъ; наконецъ, 8 сентября этого года, въ половинѣ пятаго часа пополудни, Өеофанъ скончылся. О смерти его сохранилось извѣстіе, что, чувствуя приближеніе кончины, онъ приставилъ ко лбу указательный палецъ и сказалъ: "о главо, главо, разуму упившись, куда ся приклонишъ". Тѣло его отправлено было водянымъ путемъ въ Новгородъ и погребено въ Софій-

скомъ соборъ. Изъ завъщанія его видно, что, кромѣ деревень, приписанныхъ къ его сану, которыя послѣ его смерти были взяты въ казну государыни, у него было нѣсколько деревянныхъ и каменныхъ домовъ въ Цетербургѣ и Москвѣ, библіотека, стоившая 4,500 рублей, и много цѣнныхъ вещей, между прочимъ 149 картинъ, писанныхъ мясляными красками.

Өеофанъ былъ однимъ изъ самыхъ ученыхъ и развитыхъ людей своего времени, но вмёсть съ темъ резко носиль на себъ всв пороки своего века. Пока живъ былъ Петръ, Ософанъ былъ дъятельнымъ, энергическимъ и полезнымъ его сотрудникомъ: гдъ только нужна была умственная жизнь, ученый трудъ и свъжая мысль, обращенная къ практическимъ потребностямъ времени, тамъ Өеофанъ являлся понятливымъ и трудолюбивымъ исполнителемъ предположеній и видовъ Петра, преимущественно въ сферъ церкви и народнаго воспитанія. Умівши пріобрівсти довіріе и расположение государя, онъ въ то же время умълъ соблюдать со всеми окружающими доброе согласіе и отличался характеромъ благодушія, украшающаго ученаго человіка. Но послів кончины своего покровителя, Өеофанъ неожиданно очутился въ страшномъ омуть интригъ, козней и лукавства. Ему приходилось: или подвергнуться опасности быть выкинутымъ изъ общества, въ которомъ жилъ, сохранивши за собою память честнаго человъка,или, предупреждая угрожавшія ему опасности, начать безъ зазрънія совъсти выкидывать всьхъ тьхъ, которые становились ему на дорогъ и даже могли, по его соображенію, сдълать ему какое-нибудь вло. Өеофанъ, сообразно своей природъ, выбраль послъдній путь, и изъ мирнаго ученаго временъ Петра сталъ, послѣ его кончины, ужаснымъ тираномъ, не разбиравшимъ никакихъ средствъ, когда приходилось толкать другихъ, мфшавшихъ ему на пути, - сталъ безсердечнымъ эгоистомъ, безжалостнымъ мучителемъ, который тешился страданіями своихъ жертвъ даже и тогда, когда онъ переставали быть для него опасными.

## ошивки и опечатки.

| Страница. | Строка. | Напечатано.        |     | читать.            |
|-----------|---------|--------------------|-----|--------------------|
| 9         | 29      | амстердамслому     | 8   | мстердамскому      |
| 16        | 23      | предпинялъ         |     | редиринялъ         |
| 20        | 39      | было               |     | ыли                |
| 21        | 21      | къ трехъ           | I   | въ трехъ           |
| 30        | 2       | въ противодѣйствію | 1   | въ противодъйствію |
| 41        | 16      | 1701 году          |     | 1702 году          |
| 46        | 3       | сдаль, городъ      |     | едалъ городъ       |
| 49        | 22      | рускому            | I   | усскому            |
| 65        | 23      | промысламъ         | - 1 | номысламъ          |
| 116       | 8       | деньщиковъ         | Į   | денщиковъ          |
| 121       | 21      | частные            | Ty. | астые              |
| 142       | 10 и 11 | бечевникъ          | (   | бичевникъ          |
| 252       | 40      | по жалованью       | 1   | южалованью         |
| 286       | 15      | попольствомъ       | 1   | иоспольствомъ      |
| 286       | 15      | попольствомъ       |     | носпольствомъ      |

